# ГОДЪ ПЕРВЫЙ.

# Наука и Жизнь,

иллюстрированный журналъ

# · НАУКИ, ИСКУССТВА и ЛИТЕРАТУРЫ.

подъ РЕДАКЦІЕЙ

Ф. С. ГРУЗДЕВА.

Томъ III.

(Сентябрь—Декабрь).

1904 г.



С.-ПЕТВРБУРГЪ. Тип. Ф. Вайсберга и П. Гершунина, Екатерининскій кан., 71—6. 1904.



Дозволено цензурою, С.-Петербургъ 18 Декабря 1904 г.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 



## Содержаніе III тома 8 1994

(Сентябрь--Декабрь).

### Отд. І. Научно-популярный.

| Бадачи нашей интеллигенцій (Современная мораль). В. В. Доорышина. (Оконча      |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ніе) •                                                                         |                |
| Писатели-Индивидуалисты. III. Л. Андреевъ. Т. Ганжулевичъ                      | 117            |
| "На крышъ міра" (Послъднія путешествія въ Тибетъ). К. Г-то и В. П-ра           | 159            |
| Дъйствіе радія на живую матерію. М. Вруцевича                                  |                |
| Изъ Общественной жизни. III. Отмъна тълесныхъ наказаній. $C$ . Плевако. 193 IV |                |
| Сорокальтіе суда присяжныхъ                                                    | 971            |
| Задачи современной живописи, $C.$ $\Gamma y$ зикова                            | 211            |
| Объ индивидуализмъ вообще и индивидуализмъ въ искусствъ въ частности. $Pe$     | -<br>223       |
| дакція                                                                         |                |
| Художникъ смерти. Ф. Сергъева                                                  | 229            |
| Обывательскія письма (Изъ записной книжки провинціала). Смарагда Горностаева   | . 239          |
| Происхожденіе современной Россіи. Иванъ Грозный. К. Валишев-                   | 1120           |
| скаго                                                                          |                |
| О новомъ человъкъ. Б. Фусса                                                    | 353            |
| Фосфоресценція и температура. (Къ вопросу объ N-лучахъ). Н. Боровко.           | 455            |
| Изъ исторіи японскаго флота. В. Брусянина.                                     | 461            |
| Новый газъ эксрадіо. $H.$ $A\partial a$ мовича                                 | 469            |
| Существуютъ ли каналы на Марсъ. Я. Недъмова.                                   | 543            |
| Островъ Сахалинъ. Географическій очеркъ. У. П                                  | 553            |
| Лътопись Современной литературы и жизни. Л. Мовичъ                             |                |
| Моральная теорія Ницше. $T.$ Сожина                                            | 703            |
| Своеобразныя общества въ Китаъ. Фр. Мюри                                       | 888            |
| О музыкъ стиха. С. Поварнина                                                   | 901            |
| Интеллигентные кружки (Изъ записной книжки провинціала). Смарагда Горностаєва  |                |
| Н. И. Васильевъ. (По поводу 25-лътія литер. дъят.) Н. Носкова.                 | 993            |
| Естествознаніе и міровоззрівніе, Макса Ферворна                                | 1103           |
|                                                                                |                |
| Отд. II. Очерки, разсказы, повѣсти и пр.                                       |                |
|                                                                                | 21             |
| Володя. Разсказъ. Н. Кореневскаго.                                             | 33             |
| Корректорша. Очеркъ А. Ульянова                                                |                |
| Миражъ. Этюдъ съ натуры. А. Энквистъ                                           | 47<br>1191     |
| Старый Гейдельбергь, Романъ $Py$ дольфа $I$ Штраца                             | , 1191<br>149  |
| Болеславъ Храбрый. Историческая повъсть Л. Стясяка.                            | 361            |
| Satis. Психологическій этюдъ. Г. Генкеля                                       | 381            |
| Товарищъ. Разсказъ изъ духовнаго быта. А. Измайлова                            | 351<br>481     |
| Школьный учитель (Типы и нравы Сахалина). П. Уварова                           | 727            |
| Ложь. Е. Азгарова                                                              | 743            |
| Развлеченіе. <i>И. Мордвинова</i>                                              |                |
| На новомъ пути. Разсказъ Н. Васильева                                          | , 1279<br>1127 |
| Добровольцемъ. Набросокъ. И. Сынковскаго                                       | 1127           |

## Отд. III. Стихотворенія.

| "День умиралъ" <i>И. Мордвинова</i>                  | 20          |  |
|------------------------------------------------------|-------------|--|
| "Изъ дневника". С. Өедоренко                         | 1190        |  |
| "Пловецъ". Б. Фусса.                                 | 359         |  |
| "Успокойся, моя дорогая" Ив. Сынковскаго.            | 479         |  |
| "Въ изгнаніи". З. Балиной                            | 500         |  |
| "Осень". З. Балиной                                  | 577         |  |
| "Се женихъ грядетъ". $H$ . $Mop \partial e u ho e a$ | 725         |  |
| "Орелъ". <i>Б. Фусса.</i>                            | 741         |  |
| "Истина". И. Мордвинова                              | 783         |  |
| "Не говорите мнъ" В. Фусса                           | 849         |  |
| "Не зови, не буди" И. Мор $	heta$ винова             | 96 <b>9</b> |  |
| "На средневъковые мотивы". И. Мордеинова             | 1138        |  |
| "На берегу". $C$ . $	heta$ едоренко                  | 1342        |  |
|                                                      |             |  |
| Отд. IV.                                             |             |  |
| Новости науки                                        | 689         |  |
|                                                      |             |  |
| Отд. V.                                              |             |  |
| Критика и библіографія                               | 1461        |  |
| Отд. VI.                                             |             |  |
| Современная жизнь въ Россіи и за границей            | 1371        |  |
| Отд. УП.                                             | •           |  |
|                                                      | * 17 4 15   |  |
| Обзоръ журналовъ                                     | 1343        |  |
| Отд. VIII.                                           |             |  |
| Вопросы и отвъты                                     | 1465        |  |
|                                                      |             |  |
| Отд. IX.                                             |             |  |
| Объявленія.                                          |             |  |

Digitized by Google



VIII.

Олэ-Люпрюнъ настаиваетъ на необходимости добродътели и нравственнаго закона, не въря въ естественныя добрыя склонности люлей.

Онъ говоритъ: "Тотъ, кто видитъ человѣческой нравственности лишь выраженіе естественныхъ наклонностей, ровно ничего въ ней не понимаетъ. Для того, чтобы поступать нравственно, еще не достаточно слъдовать своимъ наклонностямъ и, такъ сказать, открывать шлюзы своей природы. Напротивъ, необходимо сдерживать себя и ограничивать. Даже въ томъ случав, когда нравственный поступокъ соотвътствуетъ природной наклонности, все таки не въ этомъ соотвътствіи заключается его нравственное достоинство". Дальше развиваются доказательства этого положенія. Я оста-

наука и жизнь, кн. іх.

новился на г. Олэ-Ляпрюнъ вовсе не затъмъ, чтобы съ нимъ полемизировать. Еще меньше я хочу нанизывать на свой текстъ выписки изъразныхъ книгъ, трактующихъ о морали. Эти книги напечатаны и каждый интересующійся можетъ, конечно, самъ ихъ прочесть и съ пользою надъ ними поразмыслить.

Я хотълъ бы только указать на образецъ современныхъ этическихъ размышленій. Непремѣнно имъ нужно изъ нравственности создать какого то фетиша и обставить человѣчество различными пугалами, окутанными въ туманы возвышенныхъ словъ. Иные, впрочемъ, ученые составители "этики" мужественнѣе относятся къ своему предмету. Такъ, Гефдингъ прямо заявляетъ: "не человѣкъ для этики, а этика для человѣкъ для этики, а отика для человѣкъ поступаетъ хорошо, то и слава Богу, почему бы онъ такъ не поступилъ, по природ-

Digitized by Google

ной ли склонности или изъ уваженія къ нравственному закону или еще по какой либо иной причинъ.

Нельзя требовать отълюдей, чтобы мотивировка ихъ поступковъ была тождественна. Мы можемъ желать лишь такого поведенія, отъ котораго ни самъ дъйствующій человъкъ, ни другіе люди не терпъли безсмысленнаго вреда. чего можно желать, это-чтобы человъкъ, развивая свой умъ, не забываль просвытлять свое чувство, просвътлять свою совъсть и укръплять свою волю. Я не столько надъюсь на формулы нравственности, сколько на общее, всестороннее воспитаніе и образованіе человъка. Пути для подобнаго воспитанія, конечно, очень разнообразны. Религіозное благочестіе, прививаемое любой изъ религій, навърно займетъ среди этихъ путей не послѣднее мъсто.

#### IX.

Книга, конечно, вещь хорошая: она приноситъ намъ знаніе чужихъ размышленій, возбуждаетъ хорошія настроенія и проч. Но все таки каждую книгу не мъшаетъ сопоставить съ окружающей насъ жизнью, съ собственнымъ нашимъ самочувствіемъ и наблюденіемъ. Книгъ слишкомъ много. Какъ ни почтенна сама по себъ любознательность, но надо, чтобы между читаемой нами книгой и нашей жизнью было бы извъстное взаимодъйствіе, чтобы эта книга была необходима намъ хоть до извъстной степени. И все таки она не можетъ замънить для насъ собственнаго нашего размышленія, кръпости личнаго опыта.

Всякія теоріи холодно скользять по поверхности сознанія современнаго человъка. Надо нъчто, задъвающее его жизненные интересы. Надо, чтобы "хорошее поведеніе" сдълалось жизненнымъ интересомъ самого человъка, его стремленіемъ, чтобы боязнь дурныхъ поступковъбыла бы въ немъ также сильна,

какъ боязнь заболъть физическимъ недугомъ. А какъ это сдълать? Ищите путей, воспитывайте себя и другихъ. А если человъкъ не хочетъ себя воспитывать? Если ему больше по нраву подъ шумокъ удовлетворить всв свои страсти? Ну, чтожъ мы съ нимъ будемъ дълать? Посадимъ его въ тюрьму. Въдь, вотъ Рибо въ своей психологіи приводитъ примъры, какъ собственная нечувствительность къ боли нъкоторыхъ преступниковъ объясняла ихъ жестокость къ другимъ, и также признаніе одного сына, который, потерявъ вслъдствіе болъзни яркость зрительныхъ ощущеній, сталъ менъе нъженъ къ своей матери, не будучи въ состояніи ясно представить себъ ее.

Глупость есть также природный недостатокъ. Однако, она похвальнымъ качествомъ не считается. Точно также и негодяйство, и подлость, хотя бы они были и слъдствіемъ природныхъ недостатковъ, отъ этого не станутъ менъе предосудительными. Есть даже люди, которымъ мучить другихъ доставляетъ наслажденіе. Быть можетъ, это пережитки прежнихъ типовъ человъческой эволюціи, своего рода атавизмъ, а можетъ быть даже извъстная доля жестокости является неминуемымъ кръпкаго организма. спутникомъ Тъмъ не менъе человъчество упорно борется съ жестокостью, и лишь въ послъднее время Нитцше возвысилъ за нее свой голосъ, говоря, что люди стали чувствительно милосердны вслъдствіе собственной душевной слабости. Примъръ Рибо даетъ нъкоторую опору подобному воззрѣнію.

И такъ, человъческой природъ вполнъ довъриться мы не можемъ. Благоразумно ли въ такомъ случаъ отказываться отъ такого могучаго средства укрощенія человъческой природы, какъ откровенная религія, стращающая за каждое отступленіе отъ нравственныхъ правилъ—муками ада? И люди все таки гръшатъ

и дълаютъ преступленія, даже върящіе въ адъ, а потомъ каются. И, наконецъ, мы никому не мъшаемъ итти тъмъ путемъ, въ который онъ въритъ. Принудить себя къ въръ человъкъ не всегда можетъ. Я ищу для поведенія основаній, согласныхъ съ принципами той въры, которая, чуждаясь фанатизма и предразсудковъ, считаетъ человъка и человъчество интуитивною частью всего бытія міра міровъ или природы въ ея цъломъ. Можетъ быть слово "принципъ" тутъ даже не совсъмъ върно. Подъ принципомъ мы подразумъваемъ все таки нъчто такое, можетъ быть добровольно нами принято, а также и оставлено. А тутъ идетъ ръчь о роковыхъ послъдствіяхъ современнаго развитія человъчества. Считаю не безъинтереснымъ нъсколько остановиться по этому поводу на обвинительной ръчи, произнесенной надъ нашей современностью г. Астафьевымъ въ его книгъ "О духъ времени".

#### X.

Жизнь на самомъ дѣлѣ труднѣе самыхъ пламенныхъ филиппикъ противъ нея. Всѣ эти толки объ извращенности человѣческой природы—недомысліе. А развѣ идеалы правды, добра и прекраснаго выставила не та же человѣческая природа?

Есть люди и люди и, наконецъ, разныя душевныя настроенія даже однихъ и тъхъ же людей.

Г. Астафьевъ съ пламеннымъ негодованіемъ пророка и почти въ стилъ библейскихъ пророковъ описываетъ "гръхи міра сего", находя ихъ особое множество въ настоящее время и объясняя ихъ растущимъ атеизмомъ.

Первый гръхъ это "извращеніе нравственнаго чувства". "Если жизнь человъка кончится со смертью тъла, если удълъ человъка есть лишь его настоящая земная жизнь, если жизнь эта чисто физическая (курсивъ

мой), то цълью ея, очевидно, должбыть пріобрѣтеніе возможно большаго количества земныхъ благъ, физическихъ наслажденій. Когда у человъка отняли небо, онъ требуетъ себъ землю. При такихъ условіяхъ, когда мъриломъ добра и зла стала физическая потребность вмъсто духовной идеи, понятіе о морали, о томъ, что слъдуетъ почитать нравственнымъ или безнравственнымъ, должны были бы естественно измъниться. Добромъ стало то, что мнъ выгодно, полезно, удобно, пріятно, что доставляетъ мнъ чувственное наслажденіе (почему же только чувственное? Столько же и идейное и эстетическое, даже этическое. Все дъло въ степени и высотъ всякаго развитія челов жа); а все тому противоположное есть зло, есть безнравственно".

Попытка построенія утилитарной морали находить свою критику не только въ восклицательныхъ зна-кахъ.

Такъ, напр., Гюйо замъчаетъ:

"Основнымъ недостаткомъ утилитарной школы слъдуетъ считать то, что въ человъческой дъятельности она видъла лишь стремленіе къ удовольствію, а въ самомъ удовольствіи наименъе существенную форму его.

Есть два рода удовольствія: одинъ соотвътствуетъ особому и временному виду активности, таково удовольствіе отъ ъды или питанія; другой связанъ съ самой сущностью активности, таково удовольствіе вслъдствіе проявленія жизненности, воли, мысли.

Первый родъ удовольствія чисто чувственный; второй, болъе независимый отъ внъшнихъ объектовъ, вполнъ совпадаетъ съ сознательностью самой жизни.

Утилитаристы видъли исключительно первый родъ удовольствія.

Но люди не всегда совершаютъ поступки, ради опредъленнаго удовольствія, внъшняго самому поступку; дъйствуютъ также ради удо-

вольствія быть активнымъ, живутъ, чтобы жить, мыслять, чтобы мыслить \*). Другими словами, Гюйо указываетъ на несомнънную потребность человъческой природы развиваться во всю мощь имъющихся въ ней силъ, которыя въ равной мъръ обнимаютъ область духовныхъ явленій, а не только чисто физическихъ. Меня поправятъ и скажутъ "дущевныхъ". Нътъ, потому что они касаются столь же запросовъ нашей собственной души въ интимныхъ проявленіяхъ, сколько и запросовъ той же души иного порядка, опредъляющихъ наше отношеніе къ міру, къ другимъ людямъ, къ явленіямъ прекраснаго, добраго, справедливаго и проч., т. е. ко всей той области, которую мы обозначаемъ словомъ "духовный".

Вторымъ гръхомъ нашего времени г. Астафьевъ считаетъ погоню за наживой. Приведу въ подтвержденіе этой погони недавно сообщенный въ газетахъ фактъ, какъ одинъ бывшій слъдователь и адвокатъ, издатель распространеннаго календаря, человъкъ вполнъ интеллигентный, выкралъ, со взломомъ, цънности изъ несгораемаго сундука въ квартиръ своихъ добрыхъ знакомыхъ, поручившихъ ее его попеченію, и для того, чтобы скрыть следы, задумалъ поджечь домъ посредствомъ особой адской машины. Это почище приводимой г. Астафьевымъ фальсификаціи.

Третій грѣхъ: *порнографія*. Да только ли порнографія?

А извъстный процессъ берлинскаго банкира, любившаго удовлетворять свою страсть подростками?! Въ любой психопатологіи найдется масса фактовъ извращеннаго полового чувства. Но тутъ идетъ рѣчь о явной душевной болѣзни, которая столь же можетъ появиться у человъка религіознаго, какъ и у атеиста.

Четвертый: Реабилитація стра-

сти и психопатизмъ. "Оправданіе преступленія, совершеннаго вліяніемъ "аффекта", какъ принято теперь говорить, опять есть порожденіе того же матеріалистическаго возэрънія на человъка, поучаетъ Астафьевъ. Въ самомъ дълъ. если человъкъ весь матеріаленъ, если онъ дъйствуеть лишь подъ "рефлексовъ" и совервліяніемъ шаетъ такимъ образомъ то или другое дъяніе лишь по необходимости. подъ вліяніемъ "аффекта", которому противиться не можетъ, потому, что выше матеріи у него ничего нътъ, то какъ же ставить ему въ вину совершенное имъ преступное дъяніе?! Эта теорія, развиваемая красноръчивыми адвокатами, торжествовала у насъ на судъ въ цъломъ рядъ уголовныхъ процессовъ".

И здъсь мы имъемъ дъло съ душевной болъзнью.

Изъ этого признанія не слѣдуетъ, конечно, чтобы общество не должно было съ нею бороться. Если религія можетъ помочь, прививайте религію. Но, помимо нея, надо укръплять и тѣло и душу человѣка, укръплять его всего.

5) Самоубійства и умопомъшательства. "И по какимъ пустымъ иногда мотивамъ, замъчаетъ г. Астафьевъ, лишаютъ себя жизни. Жена богатаго миланскаго фабриканта Т-чи заказала себъ бальное платье, которое должно было быть сдълано изъ однъхъ лентъ, сшитыхъ такимъ образомъ, чтобы они напоминали собой броню рака. Когда костюмъ наполовину уже былъ готовъ, портниха заявила, что на поясъ не хватаетъ аршина этихъ лентъ, и просила позволенія для этого употребить другую матерію. Но заказчица сама отправилась по магазинамъ отыскивать недостающаго аршина лентъ, и не найдя, съ досады утопила себя. Бросаясь въ воду, она завязала себъ глаза образчикомъ той самой матеріи, котораго не хватило для ея своеобразнаго костюма". Но въдь надо доказать, г. Астафьевъ,

<sup>\*)</sup> Гюйо, "Исторія и критика современныхъ ученій о нравственности".

что она не была религіозна. Напротивъ, насколько извъстно, всъ итальянки очень религіозны. Весь вопросъ характеръ подобной религіозности, въ томъ, что и религія самая пламенная не мъшаетъ проявляться человъческимъ страстямъ во всъ эпохи и въ наше время примъровъ не мало. Здъсь върнъе, какъ это дълаетъ Достоевскій и подчеркиваетъ г. Розановъ (въ разборъ легенды о великомъ инквизиторъ) упирать на ирраціональность человъческой природы, проще — на непредвидимую нелъпость многихъ проявленій человіческих страстей.

Къ гръхамъ нашего времени относитъ г. Астафьевъ (6) и эмансиманю женщинъ, затъмъ (7) непочтимельность къ старшимъ, наконецъ (8) соціализмъ. "Нравственнымъ дъйствіемъ почитается не доброе, а полезное. Все позволено для достиженія цъли ихъ партіи. (А для религіозной секты іезуитовъ"?).

"Партизановъ соціализма одушевляетъ картина постепеннаго прогресса, цивилизаціи въ будущемъ, стремленіе улучшить свое матеріальное благосостояніе, въра въ возвышенную экономическую и политическую миссію четвертаго сословія и сознаніе призванія къ международному братству всъхъ народовъ, идея, осуществимая лишь въ жизни будущаго въка, среди существъ безгръшныхъ". А потому, надо думать, по мнънію г. Астафьева задаваться подобной идеей здъсь на землъ кощунственно.

9) Анархизмъ. По этому поводу г. Астафьевъ приводитъ слова Жюля Симона, сказанныя въ концъ 1893 г. послъ покушенія въ Барцелонъ: "Если бы правительства были мудры, то они заключили бы между собою миръ, чтобы общими силами бороться съ анархизмомъ. А ежели бы они были еще мудръе, то призвали бы Божію помощь, безъ которой нътъ моральныхъ завоеваній".

10) Оппортунизмъ. Это уже область правительственныхъ гръховъ,

по мнънію г. Астафьева, хотя оппортунистомъ можетъ считаться всякій примъняющійся къ обстоятельствамъ человъкъ. "Есть правительственный матеріализмъ, -- говоритъ г. Астафьевъ, это такъ называемый "оппортунизмъ" (отъ латинскаго opportunitas—удобный моментъ, чтобы пріобръсти себъ выгоду). Оппортунизмъ есть такая правительственная политика, которая не задается никакими возвышенными цълями, напр., честь отечества, благо слъдующихъ поколъній, но ищетъ лишь того, что матеріально выгоднъе въ данный моментъ".

11) Безсознательные продукты матеріализма. Мода, старающаяся вызвать чувственность, кощунственныя кражи и проч.

Послъдній аккордъ "вырожденіе". На эту послъднюю тему мы имъемъ болье крупное и талантливо-остроумное сочиненіе Макса Нордау, который просто констатируетъ факты, куда валитъ и наше Толстовство, и Вагнеризмъ, и проч.

Нисходящими ступенями къ безбожію въ XIX стольтіи г. Астафьевъ считаетъ: 1) раціонализмъ (вольтеріанство), 2) сентиментализмъ и романтизмъ, 3) позитивизмъ или реализмъ, 4) матеріализмъ, 5) атеизмъ (открытое безбожіе). "Къ подобнымъ же проявленіямъ матеріалистическаго духа времени, - продолжаетъ г. Астафьевъ, слъдуетъ отнести употребленіе въ пищу или, какъ лъкарство, крови животныхъ, вопреки запрещенію Божію: , все движущееся, что живетъ, будетъ вамъ въ пищу... только плоти съ душею ея, съ кровью ея, не ъшьте".

На этомъ великолъпномъ изреченіи мы и покинемъ почтеннаго профессора всемірной исторіи филологическаго института.

#### XI.

Гораздо сжатъе и цъльнъе обвиненіе, брошенное нашему времени В. В. Розановымъ. "Мы всъ грустные

свидътели возстанія всего земного, тяготъющаго долу въ человъкъ, противъ всего небеснаго въ немъ, что устремляется вверхъ. Нужда, гнетущее горе, боль несогрътыхъ членовъ и голоднаго желудка заглушитъ искру божественнаго въ человъческой душъ, и онъ отвернется отъ всего святого и преклонится, какъ передъ новою святыней, передъ грубымъ и даже низкимъ, но кормящимъ и согръвающимъ. Онъ осмъетъ, какъ ненужныхъ людей, своихъ прежнихъ праведниковъ и преклонится передъ новыми правед никами, станетъ составлять изъ нихъ новые календари святыхъ и чтить день ихъ рожденія, какъ "благодътелей человъчества". Уже Ог. Контъ на мъсто христіанства, которое онъ считалъ отжившею религіей, пытался изобръсти нъкоторое подобіе новаго религіознаго культа съ празднествами и чествованіемъ памяти великихъ людей, и культъ служенія человъчеству все сильнъе и сильнъе распространяется въ наше время, по мъръ того, какъ ослабъваетъ служение Богу. Человъчество обоготворяетъ себя, оно прислушивается теперь только къ своимъ страданіямъ и утомленными глазами ищетъ кругомъ, кто бы утолилъ ихъ, утишилъ или, по крайней мъръ, заглушилъ. Робкое и дрожащее, оно готово кинуться за всякимъ, кто что нибудь для него сдълаетъ, готово благоговъйно преклониться передъ тъмъ, кто удачною машиною облегчитъ его трудъ, новымъ составомъ удобритъ его поля, хотя бы путемъ въчной отравы заглушитъ его временную боль. И смятенное, страдающее — оно точно утратило смыслъ цълаго, какъ будто не видитъ, за подробностями жизни своей, главнаго и чудовищнаго зла, со всъхъ сторонъ на нее надвигающагося: что чъмъ болъе пытается человъкъ побороть свое страданіе, тъмъ сильнъе оно возрастаетъ и всеобъемлюще становится, и люди уже гибнутъ не единицами, не тысячами, но милліо-

нами и народами, все быстръе, и все неудержимъе, забывъ Бога и проклиная себя".

Я бы назвалъ подобныя проповъди простымъ ханжествомъ, еслибы въ нихъ не слышалась больлюбви къ человъчеству. Но, къ сожальнію, отъ подобной растерявшейся передъ многообразіемъ современныхъ событій любви—врядъли человъчеству станетъ легче.

"Знаніе кормящее, но уже не просвъщающее человъка, великій промънъ духовныхъ даровъ на вещественные дары, чистой совъсти на сытое брюхо"...

"Съ заботою объ "единомъ хлѣбъ" закроются алтари, исчезнетъ великая устрояющая сила, и люди вновь примутся за возведеніе зданія на пескъ, за построеніе своими силами и своею мудростью Вавилонской башни своей жизни".

Право, такъ и хочется воскликнуть: чего же хотятъ эти кликуши? Кто же, какъ не само человъчество строило до сихъ поръ свою жизнь? Не всегда, правда, сознательно, потому что вообще до сего времени сознаніе не разливалось въ ширь, а въ лучшемъ случать, какъ въ древнихъ цивилизаціяхъ, такъ еще и теперь, было сосредоточено въ разнаго рода кастахъ—жрецовъ, ученыхъ и проч.

Тотъ же великій инквизиторъ легенды Достоевскаго настаиваетъ на необходимости держать толпу въповиновеніи посредствомъ лжи, чудесъ, тайны и авторитета. Не идти же человъчеству за подобными инквизиторами!

Молитесь у вашихъ алтарей такъ, какъ подсказываетъ ваше сердце, отомъ, чего вы хотите, но не забывайте, что безъ труда—жизни строить нельзя. Почему вамъ не нравится наука, кормящая и чъмъ она мъшаетъ наукъ просвъщающей? Обънауки одинаково необходимы для жизни. Человъкъ хочетъ прежде всего быть сытымъ. И это вполнъзаконное желаніе. Если и есть въ

жизни человъка особые моменты, когда онъ можетъ изъ-за душевнаго голода позабыть голодъ физическій, то нельзя все же возводить этихъ моментовъ въ принципъ всей жизни. Не думать о своемъ брюхъ это значитъ или умереть отъ голода, или заставить о немъ думать другихъ.

Всъ толки объ особомъ упадкъ нравственности въ наше время мнъ кажутся своего рода исторической аберраціей; просто легко позабыты историческіе факты, которые при томъ и не собирались съ такой тщательностью, какъ факты нашей

современной жизни.

Къ этому слъдуетъ прибавить, что въ газетахъ находятъ себъ мъсто лишь выдающіеся и побольшей части отрицательные факты, что также не можетъ не искажать перспективы современной дъйствительности. Не говоря уже о выводъ Бокля о крайней медленности нравственнаго прогресса, мы можемъ сами убъдиться, какъ одни и тъже . заповъди нравственности иначе по-. нимаются и иначе вліяютъ въ разное время. Во всякомъ случав пониманіе ихъ утончается. Если же поведеніе и отстаетъ отъ нашего пониманія, то это показываетъ лишь слабую сторону нашего развитія и воспитанія, на которую и слѣдуетъ обратить вниманіе.

#### XII.

Гораздо цѣннѣе указаніе Достоевскаго, подчеркиваемое В.В. Розановымъ, на ирраціональность человѣческой природы, мѣшающую выводамъ какихъ бы то ни было формулъ поведенія на раціональныхъ началахъ.

"... Человъкъ несетъ въ себъ, въ скрытомъ состояніи, сложный міръ задатковъ, ростковъ, еще не обнаруженныхъ, и обнаруженіе ихъ составитъ его будущую исторію столь же непреодолимо, какъ уже теперь

дъйствительно присутствіе этихъ задатковъ въ немъ". (Явный детерминизмъ, отрицающій при томъ всякую свободу воли. Все такъ непреодолимо вытекаетъ изъ первоначальныхъ задатковъ. Какъ думаетъ объ этомъ В. В. Розановъ?).

"Поэтому предопредъленіе нашимъ разумомъ исторіи и вънца ея всегда останется только наборомъ словъ, не имъщихъ значенія".

"Между этими задатками, насколько они обнаружились уже въ совершившейся исторіи, есть столько непостижимо страннаго, что нельзя найти никакой разумной формулы для удовлетворенія человъческой природы".

"Счастье не составить ли принципа для построенія этой формулы? А разв'ь челов'якъ не стремится иногда къ страданію? Разв'ь есть наслажденія, за которыя Гамлеть отдаль бы муки своего сознанія?"

Порядокъ и планомърность не составятъ ли общихъ чертъ всякаго окончательнаго устраненія человъческихъ отношеній"?

"А развъ мы не столь же любимъ иногда хаосъ, разрушеніе, безпорядокъ, какъ любимъ, вообще, правильность и созиданіе? Развъ можно найти человъка, который дълалъ бы въ теченіе всей своей жизни только хорошее и должное"? "И развъ не испытываетъ онъ, долго ограничивая себя этимъ—страннаго утомленія и не переходитъ, хоть на короткое время, къ хаосу и безпорядочности поступковъ?"

"Наконецъ, не исчезнетъ ли для человъка всякое счастье, когда для него исчезнетъ ощущеніе новизны, все неожиданное, все прихотливо измънчивое, согласуя съ чъмъ теперь свой жизненный путь, онъ испытываетъ много огорченій, но и сколько радостей? Однообразіе для всъхъ не противоръчитъ ли коренному началу человъческой природы—индивидуальности, а предопредъленность всего предстоящаго —

его свободной воль, жаждь выбрать то или иное по своему, иногда вопреки внъшнему, хотя и разумному, опредъленію? А безъ свободы и безъ личности будетъ ли счастливъ человъкъ? Безъ всего этого, при въковомъ отсутствіи новизны, не проснутся ли съ неудержимою жаждою въ человъкъ его инстинкты, которые разобьютъ твердость всякой формулы: не захочетъ ли онъ страданія, разрушенія, крови, всего, но не того же, къ чему на въчность обрекла его формула, подобно тому, какъ слишкомъ долго заключенный въ свътлой и теплой комнатъ изръжетъ руки о стекла и выйдетъ неодътый на холодъ, лишь-бы только не оставаться еще среди прежняго? Развъ не это ощущение душевнаго утомленія кидало Сенеку въ интриги и преступленія, и развъ не заставляло оно Клеопатру втыкать золотыя булавки въ груди черныхъ невольницъ, жадно смотря имъ въ въ лицо, на эти дрожащія и улы-. бающіяся губы, въ эти испуганные глаза? Наконецъ, неподвижное обладаніе достигнутымъ идеаломъ удовлетворитъ ли человъка, для котораго желать, стремиться, достигать — составляетъ непреодолимую потребность? И развъ разсудочность исчерпываетъ, вообще, человъческую природу?"

"А, очевидно, она одна можетъ быть придана окончательной формулъ самимъ ея творцомъ, разумомъ".

"Человъкъ, въ цъльности своей природы, есть существо ирраціональное; поэтому какъ полное его объясненіе недоступно для разума, такъ недостижимо для него его удовлетвореніе. Какъ бы ни была упорна работа мысли, она никогда не покроетъ всей дъйствительности, будетъ отвъчать мнимому человъку, а не дъйствительному".

Въ человъкъ скрытъ актъ творчества, и онъ-то именно привлекъ въ него жизнь, наградилъ его страданіями и радостями, ни понять, ни передълать которыхъ не дано разуму \*).

Вотъ гдъ зарыта собака. Актъ творчества скрытъ въ самомъ человъкъ, всъ формулы годятся для мнимаго человъка, а не живого. Вся ирраціональность человъческой природы изображена съ возможной полнотой. Но врядъ ли можно сказать, что разобраться въ этой ирраціональности не по силамъ разуму. Въ этой области работаютъ двъ науки-Психологія и Психіатрія или Психопатологія. Здоровыя и болъзненныя движенія человъческой души изучены съ достаточной подробностью. Первый выводъ, что нравственное чувство является потребностью душевно здороваго человъка. Это чувство не покрываетъ всъхъ остальныхъ чувствъ, но оно несомивнно существуетъ, входя съ ними въ разнаго рода конфликты и сочетанія. Что чувство это требуетъ и воспитанія, и просвъщенія въ своихъ идейныхъ проявленіяхъ, съ особой убъдительностью показываетъ, между прочимъ, Гефдингъ, въ своей психологіи: "Безпристрастное познаніе расчищаетъ путь самой широкой симпатіи, хотя оно и не можетъ произвести ее. Наконецъ, развитіе познанія получаетъ значеніе также для формы и средства удовлетворенія симпатіи".

Но я боюсь, уйдя въ ученые выводы, снова потерять изъ виду живого человъка съ его пестрымъ самочувствіемъ, а также наше особое время. Вокругъ насъ такъ много интеллигентныхъ негодяевъ, и сами мы такъ часто совершаемъ вольныя и невольныя негодяйства, что останавливаешься въ недоумъніи, при чемъ же тутъ интеллигентность, когда человъкъ отъ этого не дълается нравственнъе. Быть можетъ, онъ дълается снисходительнъе къслабостямъ другихъ? Какъ и къ своимъ собственнымъ! Рука руку моетъ.

<sup>\*)</sup> В. В. Розановъ. "Легенда о великомъ инквизиторъ\*.



Одинъ молодой человъкъ, тщетно барахтающійся въ жизни, гонясь, даже не всегда за наслажденіями, а просто за какою то показной внъшностью, запутался до того, что сталъ, какъ онъ самъ выразился, балансировать на границъ уголовной и гражданской отвътственности. Почему же такъ случилось? Воспитаніе виновато. Домострой нуженъ. Слабъ человъкъ, а соблазны жизни велики. Пока онъ раскуситъ, что только по виду эти соблазны легко достижимы, глядь, ужъ обстоятельства сложились для него самымъ неблагопріятнымъ образомъ, выбили почву изъ-подъ ногъ, и онъ оказался балансиромъ на сомнительномъ канатъ.

Въ подобномъ положеніи я встръчалъ не только интеллигентовъ-атеистовъ, но и глубоко върующихъ, даже суевърныхъ. Да и сами атеисты въ тяжелую минуту не выдерживали своего атеизма и готовы были молиться. Молились, даже согласно повърію, святому Спиридону, какъ общій недугъ нашего времени это дъйствительно полное несоотвътствіе между трудовыми заработками большинства и ихъ желаньями. Возвышеннымъ моралистамъ можетъ показаться низменнымъ анализъ, приводящій къ такимъ простымъ причинамъ, какъ дороговизна жизни, и при томъ не только возможность, но иногда даже необходимость тянуться выше своихъ трудовыхъ заработковъ. Конечно, я говорю про большинство средней интеллигенціи, а не про идейныхъ аскетовъ или напротивъ крезовъ-идейныхъ или безыдейныхъ, все равно, такъ какъ интеллигенція есть всякая.

#### XIII.

Такъ вотъ опять съ ученыхъ высотъ мы попали въ грязь нашей подлинной жизни. Какъ-то неловко въ этомъ партеръ принимать гордыя позы и изображать на своей физіономіи величественное безпристрастіе.

Гдв тутъ уберечься отъ летающихъ комковъ грязи? Какъ же быть? Путешествовать безъ всякаго нравственнаго багажа? Безъ правилъ. безъ принциповъ, безъ совъсти и безъ идей? Напротивъ. Запасайтесь багажемъ и багажемъ возможно отборнымъ, въ этомъ задача вашего образованія и воспитанія. Старайтесь только не растерять его въ жизни и помнить, что для того, чтобы не поскользнуться, шлепая по жизненной грязи, полезнъе смотръть себъ подъ ноги, чъмъ въ небо общихъ формулъ. Читайте, читайте. Читайте все, чтобы понимать все. Просвъщайте свое чувство. Молитесь искренно, если вы върите. Жизнь вещь очень трудная, въ особенности въ наше время. И, къ сожальнію, самыхъ свытлыхъ, самыхъ возвышенныхъ идей не достаточно, чтобы благополучно, ни разу не поскользнувшись, пройти свой жизненный путь. Да и можетъ ли быть цълью жизни-все время только о томъ и думать, какъбы не поскользнуться? Надо жить. Не всегда возможно подолгу обдумывать свои жизненные ходы. Разумъ, чувство, совъсть, воля должны быстро реагировать на запросы жизни, на подвернувшійся фактъ, опредъляя тотъ или иной вашъ поступокъ. И еслибы даже другіе и назвали васъ негодяемъ, это не бъда, если вы искренно себя такимъ не сознаете и не чувствуете. А если у васъ появится подобное самочувствіе и самосознаніе, то, пока ваша жизнь не кончилась, не потеряна и возможность не повторять того, что претитъ вашей совъсти. Конечно, я върю въ человъческую природу. Върю въ то, что развивающійся цъльно (и умомъ, и чувствомъ) человъкъ необходимо становится доснисходительнъе, брѣе, человъчнъе.

Гуманность — вотъ единственный болъе или менъе опредъленный принчипъ для поведенія интеллигентнаго человъка. Но гуманность настоящая,

а не лицемърная. А что такое настоящая гуманность?

Я вообще уклоняюсь отъ всякихъ діалектическихъ споровъ и очень острыхъ анализовъ. Я не собираюсь создавать правилъ поведенія. Я хочу лишь подълиться съ другими своей искренной и глубокой върой, что человъкъ, желающій дать себъ отчетъ въ своей жизни и сознательно жить, сумъетъ найти поступки, ко-

торые и ему самому дадутъ внутреннее душевное удовлетвореніе, и вмѣстѣ съ тѣмъ будутъ признаны людьми гуманными и размышляющими—поступками человѣчными, не позорящими въ немъ имени человѣка, которыхъ каждый интеллигентный человѣкъ не побоится повторить безъ упрековъ совѣсти и безъраскаянія.

Б. Добрышинь.



\* \*

День умиралъ. Прощальный взглядъ Міръ озарялъ сіяньемъ ласки. Какой сверкающій закатъ! Какая грусть, какія краски!

Въ огняхъ зари мечта моя
Искала отраженій рая...
Хотълъ бы такъ угаснуть я,
Въ лучахъ страданія сверкая...

И. Мордвиновъ.





#### П. Кореневекаго.

Жили они вдали отъ шуму городского. Мимо ихъ крошечнаго оконца не проъзжали экипажи, не проходили модные франты: не глядълись въ него ни кресты, ни затъйливыя шляпки... Этого оконца никто не видалъ: оно выходило въ самую глубину двора, и высокая стѣна огромнаго сарая, прижавшись вплотную, грозно защищала его отъ людскихъ взоровъ. Одинъ лишь солнечный лучъ украдкой спускался иногда съ высокихъ крышъ и на минутку заглядывалъ въ пыльное стеклышко да въ ясныя ночи на видимомъ клочкъ неба слабо мерцала одинокая звъздочка... Неслышно было шуму городского; лишь по ночамъ откуда-то издалека доносились надоъдливые звуки трещотки ночного сторожа, бъщеный лай собакъ и крики о помощи случайныхъ прохожихъ, а днемъ, отъ утренней зари до глубокой полуночи, за тонкой досчатой перегородкой слышались однообразные удары молотка и монотонная пъсня сапожника Кирилки. Иногда за этой перегородкой раздавался отчаянный женскій вопль и визгливый дізтскій плачъ-и послъ этого на нъсколько дней и молотокъ, и скучныя пъсни Кирилки замолкали...

Ихъ было двое — крошечная морщинистая старушка, страдавшая одышкой, и ея больной сынъ Володя, отставной почтовый чиновникъ тридцати лътъ. Мрачная стъна сарая скрывала отъ людей ихъ скромное жилище—темный и сырой чуланчикъ, гдъ пропойца-сапожникъ со своей беременной женою и голодными дътьми радушно пріютили ихъ. За окошкомъ, на саженномъ клочкъ землицы, новые жильцы заботливо вскопали грядки—и въ минуты отдыха другъ передъ другомъ глядъли въ окошко на свою крошечную "полосу", на которой, не смотря на отсутствіе тепла и свъта, торчало нъсколько стебельковъ луку, головка маку и два куста крапивы...

Въ ихъ убогомъ чуланѣ стоялъ маленькій столикъ, двѣ скамеечки и огромный сундукъ, прикрытый какимъ-то грязнымъ тряпьемъ; на этомъ тряпьѣ спалъ ночью и отлеживался днемъ Володя. На стѣнкѣ, въ темномъ уголочкѣ, висѣла икона Спасителя въ бумажной рамѣ, а подъ нею фотографическая карточка Володи, гравюра, вырванная изъ какого-то журнала, скрипка съ самодѣльнымъ смычкомъ и старая негодная гитара...

Мать Володи, несмотря на свой преклонный возрастъ, была очень подвижна и суетлива. Ни одной минутки не могла посидъть она спокойно: присядетъ и опять вскочитъ что-то дълать, о чемъ-то хлопотать; никогда она не ходила, а всегда бъгала мелкой рысцей, хлопотливо озираясь по сторонамъ. Такую же суетливость характера проявляла она и во снъ,—ей некогда было спать:

свернувшись колачикомъ на полу у порога, она вздрагивала при всякомъ звукъ, доносящемся извиъ, пробуждалась отъ малъйшаго шороху. Когда же въ маленькое окошечко проникалъ первый лучъ разсвъта, она торопливо вскакивала, протирала свои маленькіе, въчно слезящіеся глазки, спѣшно одѣвалась и убъгала изъ дому. Черезъ часъ или два она возвращалась съ охапкой хворосту и горстью земляничныхъ корней изъ ближайшаго лъсу; изъ этихъ корней она варила "чай" своему больному сыну. Володя вставалъ, медленно одъвался и принимался за свой скромный завтракъ, а мать торопливо убъгала по дъламъ. Дъла у нея было много: въ одномъ домъ она должна была помыть посуду, въ другомъ-подмести полы, вынести помои, въ третьемъ---наносить воды, поставить и подать самоваръ... Лишь поздно вечеромъ возвращалась она домой, опять поила сына чаемъ, -- и темный чуланчикъ мирно засыпалъ до другого утра... Иногда она приносила кусочка два сахару, объъдки булки, хлъба, мяса, какіе-нибудь объденные остатки, полученные ею отъ своихъ хозяевъ... Въ такихъ случаяхъ эта бъдная семья торжественно садилась за столъ и дружно поъдала свой случайный ужинъ...

Володя, вслъдствіе своей тяжелой и непріятной болъзни, ръдко выходилъ изъ дому. Болъзнь не позволяла ему также ни читать, ни думать, много: отъ такихъ занятій у него, особенно въ послъднее время, начинала болъть голова, а часто случались и сильные припадки головокруженія. Единственнымъ его развлеченіемъ были скрипка и гитара, -возьметъ въ руки скрипочку, разложитъ ноты и играетъ по цълымъ часамъ. Иногда навъщалъ его Кирилка, много говорилъ съ нимъ, много спорилъ, но всегда относился къ нему съ участіемъ. Приходили къ нему и другіе посътители, большею частью дъти подростки. Онъ

охотно принималъ всъхъ, любилъ поговорить съ Кирилкой, пошутить съ молодежью; но въ общемъ избъгалъ людей, такъ какъ видълъ, что всъ, кромъ сапожника, относятся къ нему насмъшливо, брезгливо, боятся его заразной болъзни -- и приходятъ къ нему не по дружбъ, аизълюбопытства, отъ нечего дълать. Иногда, съ гитарой въ рукахъ, самъ онъ выходилъ на дворъ, садился у порога на солнышкъ и игралъ что-нибудь. Собиралась толпа ребятишекъ, одни слушали его музыку, другіе вышучивали его уродливую фигуру... "Безносый! Володька безносый!" доносилось иногда до его слуха: Тогда онъ стыдливо уходилъ домой и долго прятался потомъ отъ людей. Такъ жилъ отставной почтовый чиновникъ Володя со своей матерью

Наступила Пасха. Весь день въ храмахъ звонили въ колокола; по дворамъ и закоулкамъ играли шарманки, -- по улицамъ взадъ и впередъ сновали извозчики, проходили проъзжали нарядные визитеры. И богатыя семьи, и бъдняки, всъ подтянулись, чтобы достойно встрътить этотъ торжественный праздникъ. И знакомый намъ чуланчикъ немного принарядился: полъ былъ выметенъ чисто и посыпанъ желтымъ песочкомъ; постель Володи вынесена, и сундукъ прикрытъ газетой; надъ крошечнымъ окошкомъ изъ той же газеты была приклеена занавъсочка съ затъйливыми выръзными узорами; видно было, хлопотливая хозяйка приняла всъ мъры къ тому, чтобы придать своему жилищу наиболъе приличный видъ.

Старушка успъла уже побывать въ церкви, поздравить кой-кого съ праздникомъ и собрать праздничную лепту: на маленькомъ столикъ, прикрытомъ чистою скатертью и увъшанномъ брусничникомъ, лежало нъсколько крашеныхъ яичекъ, куски булки, торта, колбасы, нъсколько

ломтиковъ ветчины, голова поросенка, кто-то подарилъ даже маленькую бутылочку краснаго вина... Старушка, съ сіяющимъ лицомъ, нъсколько разъ подходила къ столу, поправляла его, отходила вновь и издали любовалась такой небывалой роскошью, опять подходила переставить что-нибудь... Наконецъ, она засуетилась и торопливо вышла изъ дому.

Володя, одътый въ старый почтовый мундиръ, сохранившійся у него со времени службы, не казался особенно веселымъ. Онъ часто шлялъ, охалъ и вздыхалъ. Проходя задумчиво по комнатъ, онъ случайно заглянулъ въ осколокъ зеркала, прибитый къ стънкъ, и сталъ внимательно себя разсматривать... Глаза одни глаза не измѣнились: они все такіе же свътлые, выразительные. А все остальное... Володя махнулъ рукой и болъзненно улыбнулся. Лицо безкровное, болъзненное; углы рта опустились и заросли какой жесткой щетиной; отъ роскошныхъ кудрей, украшавшихъ когда то его красивую голову, остались лишь клочки жиденькихъ прядей, грязныхъ и безцвътныхъ... А носъ... Его совсъмъ нътъ, -- какое то отвратительное отверстіе зіяетъ на томъ мъсть, гдъ прежде были ноздри... Нътъ носа его съъла неосторожная любовь; та же любовь скорчила его ноги, согнула въ дугу его станъ, такъ что почтовый мундиръ, нъкогда украшавшій его стройную фигуру, теперь лежалъ на немъ широкимъ мъшкомъ... Еще такъ недавно онъ въ томъ же мундиръ являлся въ общество, красивый, жизнерадостный, ухаживалъ за барышнями, высматривая себъ невъсту... Его охотно принимали. Тогда онъ служилъ, стремился къ свъту, къ положенію... И мать его была имъ счастлива... А теперь онъ одинъ-больной, отвратительный, заразный... И прошлаго вернуть невозможно... И какъ все это случилось?.. Съ большимъ напряженіемъ мысли сталъ онъ при-

поминать и обдумывать подробности этого рокового момента... Это было минутное увлеченіе, какой то бъщенный порывъ, гадкій и безнравственный... Потомъ пошло все это... Въ періодъ развитія своей болъзни онъ обращался къ своему начальству съ просьбой о помощи, о поддержкъ. Начальство брезгливо отъ него отвернулось. Потомъ онъ потерялъ мъсто и остался безъ всякихъ средствъ, онъ обнищалъ... И такъ восемь летъ, восемь ужъ летъ страшная болъзнь разрушаетъ его тъло, угнетаетъ духъ... И нътъ никакого спасенія, не предвидится конца этимъ мученіямъ!.. И какой конецъ? Задавая себъ этотъ вопросъ, Володя вдругъ испугался чего-то. Онъ вспомнилъ,, что у него въ послъднее время начало болъть горло голосъ ослабълъ, -- и почему-то это ощущение болъзни горла всегда связывалось у него съ представленіемъ о какомъ-то неизбѣжномъ концъ... Онъ отошелъ отъ зеркала сталъ взволнованно ходить по комнать, стараясь отогнать отъ себя мысли, эти грозныя мысли о неизбъжномъ концъ... Въ окошечко глядълъ солнечный лучъ. Гдъ-то звонили въ колокола; за тонкой досчатой перегородкой плакали дъти Кирилки...

Володя осмотрълся кругомъ и нервно захохоталъ.

- До чего дошелъ!—зашипълъ онъ злобно, раздражительно.—На постоъ у голоднаго сапожника!.. А это? продолжалъ онъ, глядя на пасхальный столъ.— По крохамъ мать собрала.. Нищій! негодяй!—закричалъ онъ вдругъ и самъ испугался своего слабаго голоса...
- Кормилецъ ты мой!.. ха... ха... ха... ха!..—Ему почему то припомнилось теперь, что мать по прежнему называетъ его кормильцемъ. "Кормилецъ"!.. Онъ вспомнилъ, какъ она пришла однажды домой съ подбитымъ глазомъ... Лицо ея было блъдно. Грудь тяжело дышала, какъ будто тысячи колесъ отъ какой-то

сложной машины съ шумомъ соскочили тамъ со своихъ осей, —царапали другъ друга, визжали, стремясь вырваться наружу... "Я хотъла тебъ, Володя, два кусочка сахару"... жаловалась она, плакала—и полтора мъсяца боролась потомъ со смертью; болъзнь эта окончательно сломила ея силы и довела ее до нищенства...

- И воръ, паразитъ!—опять закричалъ Володя и отъ боли схватился рукой за горло... Боль стала усиливаться. Онъ окончательно испугался и, шагая возбужденно по мягкому земляному полу, сталъ съ отчаяніемъ звать свою мать...
- Нътъ ея!—прошепталъ онъ въ заключеніе.—И гдъ она? Куда она могла уйти?.. Ага...—Онъ остановился и, прикрывъ лобъ ладонью, сталъ припоминать что-то...
- Будешь ли ты, Володя, любить свою маму, будешь ли беречь ее, когда она состарится? говорила ему мать часто... И ласкала его, гордилась имъ и съ любовью заглядывала въ его невинные глазки...

Онъ подбъжалъ къ столу и замахнулся на него кулакомъ...

"Я съдельце боевое шелкомъ разошью..."—нъжно пъвала она когдато надъ его кроваткой...

Ръзкимъ движеніемъ руки схватилъ онъ со стола бутылку съ виномъ и залпомъ осущилъ ее...

Вошелъ въ комнату сапожникъ.

- Христосъ воскресе! -- воскликнулъ онъ, вынимая изъ кармана своего выцвътшаго пиджака бутылку водки.--Слышалъ, братъ, какъ ты тутъ бесъдуешь, и захотълъ самъ душу отвести. Что это, никакъ ты въ актеры собираешься, что орешь такъ громко?--продолжалъ Кирилка, поправляя свой ярко-красный праздничный галстукъ. — Это дъло хорошее! Только, братъ, фигурой ты что-то не вышелъ и насчетъ подгулялъ маленько... носа вотъ ха... ха... ха!.. Ну, не сердись, Володя! Это я такъ себъ-съ тоски! Иди же-похристосуемся!

Володя сконфузился.

- Нътъ... это я такъ... загрустишь вотъ иногда... Смиренія во мнъ очень мало...—отвъчалъ онъ съ замъшательствомъ.
- А я зналъ, что вы ко мнъ придете сегодня! продолжалъ онъ, немного оправившись и принимая спокойный видъ. Воистину воскресъ! Да... А я тутъ одинъ себъ вспоминаю свои старые гръхи...

— Согръшихомъ, беззаконновахомъ! Брось ты эти разговоры, Володя,—надоъло мнъ все это!

- Нътъ, постой, постой, не мъшай!—замътилъ Володя раздражительно. — Согръшилъ я и тяжко согръшилъ—и нътъ душъ моей покоя!.. Вознегодуещь иногда, загрустишь... Смиренія во мнъ мало—вотъ что! А Онъ не любитъ строптивыхъ... Знаешь ли ты Его?.. а?.. Онъ къ намъ очень близко... Я не зналъ Его тогда, когда любовался блестящими пуговицами своего мундира, когда съ бъщенной страстью упивался женскими ласками, съ туцымъ равнодушіемъ смотрълъ на людей и окружающую меня природу... Теперь же, находясь въ уединеніи, я узналъ то, чего не могъ понять, будучи здоровымъ... Ты, должно быть, не нашелъ еще Его!.. Его не знаетъ кабакъ и ресторанъ, Его не знаетъ модный цилиндръ съ жирнымъ затылкомъ и толстымъ животомъ... Его нътъ въ пышныхъ чертогахъ, въ лавочкъ купца, въ кабинетъ министра, врача и судьи; Его нътъ въ сердцахъ тъхъ, что носятъ "овечью шкуру", Его... Онъ не любитъ широкихъ путей: узкій и тернистый путь приводить къ познанію Бога... Онъ къ намъ очень близко... Ищи!..
- Брось ты, Володя, эти наставленія! Мутишь ты мою душу такими разговорами!.. Я голоденъ съ моей семьей—и простору мнѣ никакого,.. А тутъ еще Его искать... Я хочу хлѣба да свободы—и побольше, чтобы душа моя отдохнула!..
- Ты хочешь свободы! Такъ неужели-жъ такъ трудно найти ее?.. Въ длинныя ясныя ночи, пробудив-

шись отъ сна, я часто подкрадываюсь къ своему окошку и наблюдаю за звъздочкой, мерцающей на небъ, сижу и смотрю на нее... И мив такъ сладко тогда въ своемъ одиночествъ и на душъ такъ свободно и просторно!.. И она видитъ меня-эта звъздочка... А я сижу и думаю... и хочется мнъ туда къ ней.. И чувствую я тогда, какъ кто-то незамътно ко мнъ подходитъ... Съ благоговъйнымъ трепетомъ ощущаю я присутствіе этой непонятной силы... и такъ мнъ хорошо, пріятно... И заплачешь себъ втихомолку, заплачешь оттого, что міръ этотъ такъ великъ и хорошъ!.. Одно вотъ нехорошо—смиренія во мнъ еще очень мало, -- много злобы и желчи въ душъ, оттого и страдаю часто...

 Блаженный ты человъкъ, Володя! — отвътилъ Кирилка. — Я не могу такъ... У меня какъ что, такъ и-и-и! Передушиль бы всъхъ!.. А впрочемъ-въдь ты это ерунду говоришь!.. Это бользнь, бредъ больной головы... Не сердись, Володя!... Да!.. Это бредъ сумашедшаго!.. Отъ нужды и тяжелаго горя человъкъ теряетъ точку-и начинаетъ это, извини, воздухъ портить, -- тутъ и и смиреніе, и звъздочки зовутъ, и подходитъ кто-то... Такъ и моя жена... Эхъ!.. А ну васъ всъхъ къ чорту!.. А самое лучшее-это выпить! Все пройдеть! Наливай!.. Ты, впрочемъ не можешь... Гдъ-же мать? На промыселъ вышла? Эхъ, вы, нищіе, смиренные! — закричалъ онъ вдругъ, сильно хлопнувъ кулакомъ по столу.

Лицо Володи исказилось вдругъ отъ сильной злобы. Онъ подбъжалъ къ Кирилкъ и, ухвативъ его за плечо, яростно зашипълъ:

— Какъ смъешь ты говорить такъ? Вонъ! Убирайся вонъ изъ моей квартиры!

Кирилка съ удивленіемъ взглянулъ на него...

-- Что это сътобой, Володя?—спросилъ онъ—и губы его задрожали... Володя прослезился. — Прости меня, дорогой! — плакаль онъ и, судорожно схвативъ руку Кирилки, сталь ее цъловать. — Прости меня! Это я такъ... не воздержался... Смиренія вишь... Матушки мнъ жаль — вотъ что!.. Она на про-о-мысель вышла! — закричаль онъ сдавленнымъ голосомъ и, вырвавъ изъ рукъ сапожника бутылку, хлебнулъ изъ нея...

Съ непривычки Володя сильно захмелълъ.

— Бей меня, негодяя, бей!—закричалъ онъ вдругъ, ударяясь лбомъ о край стола.—Я нищій!.. Я прохвостъ!.. я... я... отвратительный отбросъ!.. Матушка, мама, дорогая! гдъ ты? Зачъмъ ты меня родила?.. Мамочка дорогая!.. Господи!.. Пресвятая Богородица — спаси насъ!.. Богородица... спаси... спаси...

Начинало темнъть. Мрачная стъна сарая грозно надвигалась на окошко и, наконецъ, совсъмъ закрыла его... Изъ дверей потянуло сыростью и гнилостными испареніями...

- Ты говоришь "ерунда", —продолжаль Володя, дрожащими руками зажигая свъчку и ставя ее на столь, между кусками пасхальнаго хлъба. Нътъ, не ерунда! —началъ онъ медленно, съ чувствомъ и сильно жестикулируя. Глаза его были блестящи. Лицо блъдно. На лбу выступили капли холоднаго поту. Отверстіе въ носу зіяло въ полумракъ темной точкой... Согнутый станъ... кривыя ноги... Онъ былъ отвратительно страшенъ въ этомъ уродливомъ видъ...
- Я отвратителенъ—это правда!.. Я... паршивая овца, которую надо вонъ изъ стада... Меня называютъ безносымъ и сторонятся, какъ чумы... ха... ха... ха!.. И я прячусь отъ людей... я стыжусь ихъ... Да... А Онъ есть!.. Я вижу Его въ солнечныхъ лучахъ, въ блескъ мерцающей звъзды, въ пламени огненномъ... Не всякій Его узнаетъ—это трудно... Но я нашелъ Его!.. И Онъ меня ищетъ... Этотъ солнечный лучъ, украдкой пробирающійся въ мою тъсную лачужку,—

онъ меня ищетъ!.. А это пламя свъчи .. посмотрите какъ оно порхаетъ... вотъ!.. Оно хочетъ улетътъ... да... и меня оно зоветъ... И улетимъ!.. О, огонь священный!.. Я улечу, я непремънно улечу вмъстъ съ тобою!..

Володя въ изнеможении опустился на скамейку и на минуту закрылъ глаза... "Я съдельце боевое шелкомъ разошью",—запълъ онъ было потомъ, но поперхнулся и сильно закашлялся.

— Мама, дорогая мамочка! Она все промышляетъ!.. Давай водки!— закричалъ онъ вдругъ, вскакивая и хватая со стола пустую бутылку.— Нътъ?! Ну, все равно!..

Онъ подбъжалъ стънкъ, снялъ съ гвоздя скрипку и сталъ играть... Онъ игралъ что-то безсвязное, неопредъленное; пальцы его нервно прыгали по струнамъ, смычокъ выполнялъ небывалые штрихи, ноги ръзко, возбужденно выбивали темпъ...

— Вотъ! вотъ! молодецъ!—закричалъ Кирилка, поднимаясь со скамейки и принимаясь плясать. Зажаривай, чертъ возьми! сильнъе! кръпче!.. Вали "камаринскую!" И-и-и!! разлюли малина!..

Володя еще энергичные приналегы на скрипку, притаптывалы ногой и ожесточено ударялы смычкомы... Ветхая скрипка дребезжала и издавала рызкіе, трескучіе звуки...

— И-и-и-хъ!—взвизгивалъ Кирилка, съ удивительнымъ искусствомъ выплясывая камаринскую...

Вдругъ Володя швырнулъ скрипку на скамейку и—блъдный, возбужденный—выступилъ впередъ...

— Давай плясать вмѣстѣ! — заявилъ онъ глухимъ голосомъ... И при свѣтѣ мерцающей свѣчи они выполняли свою бѣшенную пляску: приближались другъ къ другу, брались за руки и плясали вмѣстѣ, опять

расходились и прыгали бъшено, ожесточенно... Володя сильно хрипълъ и задыхался; его согнувшійся станъ и кривыя ноги съ трудомъ сохраняли равновъсіе; онъ нъсколько разъ падалъ, но поднимался вновь и продолжалъ плясать, учащая темпъ и возбуждаясь все болъе и болъе... Наконецъ, въ изнеможеніи онъ опустился на сундукъ и захрипълъ сильнъе прежняго...

Ночью, при свътъ догорающей свъчи, мать Володи прикладывала ему воду къ головъ, къ шеъ, давала ему пить, цъловала, тормошила на всъ лады, просила успокоиться и прекратить стоны—и обливала его лицо своими слезами... А онъ хрипълъ все сильнъе и сильнъе, судорожно подергивалъ ногами, вытягивалъ шею, раскрывалъ ротъ, хваталъ губами воздухъ,—старался вдохнуть его побольше... Глаза его съ мольбою смотръли на мать: онъ хотълъ что-то говорить, просилъ о чемъ-то...

Когда же утромъ старушка, запыхавшись, вернулась домой съ обычной охапкой хворосту и земляничными корнями, Володя былъ уже мертвъ и застылъ въ своей страшной позъ...

Въ тотъ же день Кирилка сдълалъ своей женъ бурную сцену—и въ продолженіе цълой недъли не раздавались потомъ удары его молотка, не слышно было его монотонной пъсни, и самъ онъ не приходилъ домой... Мрачная стъна сарая грозно защищала крошечное окошко отъ людскихъ взоровъ,—и лишь солнечный лучъ, пробираясь сюда украдкой, по прежнему искалъ когото въ темной комнатъ, а ночью одинокая звъздочка дрожала на клочкъ неба...

П. Кореневскій.





## Корректорша.

(ОЧЕРКЪ).

А. Н. Ульянова.

Въ небольшой комнаткъ, отдъленной отъ типографіи тонкой досчатой перегородкой, нагнувшись надъ простымъ, запятнаннымъ чернилами столомъ, сидитъ молодая симпатичная дъвушка и правитъ корректуру.

Передъ нею лежатъ клочки бумажекъ, исписанные неразборчивымъ почеркомъ, и гранки только

что оттиснутаго набора.

Въ комнаткъ пахнетъ типографской краской и копотью отъ керосиноваго двигателя скоропечатной машины.

Глаза дъвушки быстро перебъгаютъ съ исписанныхъ бумажекъ на полоски отпечатаннаго текста, а перо чиркаетъ по печатнымъ буквамъ и словамъ и выставляетъ на поляхъ гранокъ корректурные значки: палочки, крючки и змъйки.

— Елизавета Ивановна, вотъеще!— говоритъ вошедшій въ корректорскую комнату типографскій мальчикъ и подаетъ цълый пукъ гра-

нокъ и клочковъ рукописи.

— Давай, милый!—говоритъ Елизавета Ивановна, откидывая назадъсвои вьющіеся русые волосы, и ея добрые сърые глаза останавливаются съ лаской на мальчикъ.

Она любитъ этого въчно измазаннаго типографской краской мальчугана.

Любитъ она и другихъ типографскихъ мальчишекъ, но этого особенно. Быть можетъ потому, что въ ихъ судьбъ есть общее: Ванюшка круглый сирота, Елизавета Ивановна—тоже.

Восемь лѣтъ служитъ она въ типографіи провинціальной газеты "Вѣстникъ" и еще въ началѣ службы потеряла самое дорогое для себя существо, свою мать. Утрата эта была страшнымъ ударомъ для молодой дѣвутки особенно потому, что послѣ смерти матери у нея никого изъ близкихъ людей не осталось.

Когда Елизавета Ивановна опомнилась отъ придавившаго ее горя, то весь запасъ таившейся въ душъ нъжности и любви она перенесла на окружающую ее среду труженниковъ.

Очень скоро полюбили ее всѣ въ типографіи, начиная отъ Ванюшки и кончая чрезвычайно грубымъ и вѣчно пьянымъ наборщикомъ Өелоровымъ.

Обыкновенно Өедоровъ, не стъсняясь, пускалъ площадныя ругательства на всю типографію, когда

Digitized by Google

работа у него не спорилась. Ругалъ онъ авторовъ за неразборчивый почеркъ, ругалъ хозяина типографіи за плохой, сбитый шрифтъ, ругалъ мальчишекъ за то, что шрифтъ плохо промытъ и разобранъ.

Его терпъли, потому что онъ былъ однимъ изъ лучшихъ наборщиковъ и, когда нужно было составить цънное объявленіе, умълъ со вкусомъ подобрать и шрифтъ, и

украшенія для рамки.

Когда поступила Елизавета Ивановна, — первое время продолжалось тоже самое и даже, пожалуй, стало хуже.

— Өедоровъ, что ты за скотина такая!—увъщевалъ его кто нибудь изъ товарищей: въдь въ корректорскую все слышно, а тамъ барышня...

— Убирайся, ты!.. рычалъ на него Өедоровъ и пускалъ словечко по-

забористве прежняго.

Онъ какъ будто наслаждался тъмъ, что можетъ смутить барышню небарскими словами, и изощрялся въ сочиненіи новыхъ выраженій; а иногда даже запъвалъ самую нецензурную пъсню, не отступая передъ опасностью штрафа, такъ какъ пъть въ типографіи строго воспрещалось.

Однако, это продолжалось не долго.

Однажды Өедоровъ пришелъ въ корректорскую съ клочкомъ рукописи, прося Елизавету Ивановну прочесть непонятное ему слово.

Она прочла.

Когда Өедоровъ повернулся, чтобы уходить, Елизавета Ивановна остановила его и, виновато заглядывая своими прекрасными глазами въ его мрачные пьяные глаза, сказала:

— Я васъ вотъ о чемъ хотъла попросить, Өедоровъ... Если только вамъ не трудно исполнить... Когда я здъсь, не говорите такихъ не хорошихъ словъ, мнъ больно... Больно и за себя, и за васъ. Мнъ все кажется, что вы хотите меня обидъть. А за что же?

Өедоровъ еще мрачнъе взглянулъ

на корректоршу, повернулся и вышелъ.

Съ этихъ поръ никто не слыхалъ отъ Өедорова ни одного браннаго слова, когда онъ зналъ, что барышня въ корректорской. Если ужъ очень обозлится—стиснетъ свои ло-

шадиные зубы и шипитъ.

Вскоръ Өедоровъ сталъ питатъ къ Елизаветъ Ивановнъ безграничную преданность, доходившую до обожанія. При одномъ видъ этой удивительной дъвушки онъ весь расцвъталъ, хотя совсъмъ не умълъ улыбаться. А когда она разговаривала съ нимъ, то достаточно было взглянуть на его фигуру, чтобы понять, что происходитъ въ душъ этого мрачнаго и лохматаго гиганта. Въ эту минуту для барышни онъ былъ готовъ на все.

Окончательное покореніе Өедорова произошло при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Пришелъ какъ-то онъ въ корректорскую съ рукописью, положилъ ее на столъ, а самъ отвернулся. Однако, Елизавета Ивановна успъла замътить его искаженное лицо и сразу поняла, въ чемъ дъло: Өедоровъ страдалъ жестокимъ похмельемъ.

— Вы больны, Өедоровъ?—спросила она.—Нечего прятаться, въдь я вижу. Вамъ нужно полъчиться... Можетъ быть, у васъ нътъ денегъ? Такъ возьмите у меня, при получкъ отдадите.

И дъвушка совала ему полтинникъ.

Өедоровъ угрюмо молчалъ и не бралъ денегъ.

— Зачъмъ стъсняться? — продолжала Елизавета Ивановна, — въдь мы съ вами товарищи по работъ. Мнъ все равно этихъ денегъ сейчасъ не нужно, а вамъ работать съ больной головой очень тяжело.

Өедоровъ повернулся къ ней, схватилъ своими громадными ручищами маленькую ручку дъвушки вмъстъ съ полтинникомъ, нагнулся и поцъловалъ.

— Ай! Да что вы дълаете? Въдь мы же товарищи! -- воскликнула, вся зардъвшись, Елизавета Ивановна. Но Өедорова въ корректорской уже не было.

Вечеромъ, сидя въ трактиръ виъств съ другими наборщиками, пьяный Өедоровъ давалъволю накопив-

шимся чувствамъ.

 Мы, говоритъ, съ вами това-рищи! а?.. Каково? Товарищи! Да я ногтя ея не стою, а не то что! Какой я ей товарищъ?.. Ангелъ, а не барышня! -- разсуждалъ Өедоровъ. Потомъ, сдвинувъ брови и стукнувъ кулачищемъ по столу, заоралъ,пусть кто-нибудь хоть слово пикнетъ противъ нея! Рр-аздавлю!

Тутъ онъ выпустилъ на волю весь запасъ любимыхъ словесъ, задержанный во время работы присут-

ствіемъ барышни.

Но напрасно горячился Өедоровъ. Противъ его кумира не только нине возставалъ, а, напротивъ, всъ наперерывъ курили ему оиміамъ.

Помимо той ласки, которая какъ будто лучилась изъ всего существа Елизаветы Ивановны и ощущалась каждымъ человъкомъ, сталкивавшимся съ нею, — она всегда дълала для другихъ все, что только могла. У нея неръдко занимали по мелочамъ деньги на нужды и на похмелье, совътовались съ нею о семейныхъ дълахъ и просили заступничества передъ хозяиномъ. Она такъ обаятельно дъйствовала всъхъ, что никто никогда передъ нею не лгалъ.

Впрочемъ, напрасно было-бы и лгать, потому что Елизавета Ивановна какъ-то сразу, какимъ то чутьемъ узнавала, зачемъ человекъ къ ней пришелъ.

— Вы что, Любинъ? Върно деньжонокъ нужно?---спрашиваетъ, бывало, пришедшаго и заглядываетъ ласковыми глазами прямо въ душу.

 Деньжонокъ, Елизавета Ива-. новна, мальчикъ у меня захворалъ, на лъкарство нътъ, а въ конторъ не даютъ.

— Вижу, вижу, что горе. У меня то денегъ нътъ, да я сейчасъ достану. Рубля три довольно вамъ?.. Ну, хорошо, сейчасъ! — и бъжитъ на-

верхъ, въ редакцію.

Бывало такъ, что и въ редакціи ни у одного. изъ сотрудниковъ такой суммы не окажется, а въ конторъ касса пуста, что не ръдко бываетъ въ провинціальномъ газетномъ міръ. Тогда Елизавета Ивановна надъваетъ шляпку и летитъ домой, занять у своей квартирной Такъ или иначе, а ужъ хозяйки. достанетъ нужную сумму.

Придетъ къ ней человъкъ съ похмелья-только взглянетъ на него и сейчасъ видитъ, въ чемъ дъло.

 Ахъ, Ивановъ, Ивановъ, опять пили!-- грустно качаетъ она головой. —Въдь у васъ жена, дъти... Да и самому-то какъ тяжело потомъ...

Иванову вполнъ ясно становится, что барышня страдаетъ за него въ настоящую минуту гораздо сильнъе,. чвиъ онъ самъ.

- Елизавета Ивановна! Да въдь вы знаете, какая у насъ работа и 🦯 какая наша жизнь? Какъ тутъ не выпить! — пытается оправдываться Ивановъ.
- Знаю, знаю! Я васъ и не виню,—. говоритъ дъвушка, - мнъ жаль васъ, вотъ что! Жаль и больно, что помочь ничъмъ не могу... Чтоже теперь дълать - то? Полъчиться нужно?...

— Да ужъ будьте добры, Елизавета Ивановна, разломило всего, работать не могу... Въ получку...

- Да объ этомъ что говорить! Знаю, что отдадите, — перебиваетъ она, -- сколько же вамъ? У меня есть рубль, да мнъ немножко самой нужно мелочи... Раздълимъ пополамъ, чтоли? Полтинника вамъ будетъ?
  - Вполнъ достаточно.
- Ну, вотъ берите... Только вотъ что, Ивановъ, пожалъйте вы вашу жену и дътей... да и себя тоже... Вы меня простите, что я такъ говорю, отъ души это, любя васъ...

Простите!—Она жметъ его заскорузлую черную руку своей тоненькой блѣдной ручкой и виновато глядитъ на него.

— Что вы, барышня!..

Ивановъ уходить отъ нея растроганный, съ навернувшимися на глаза слезами.

Обращались къ ней за помощью и въ болъе серьезныхъ случаяхъ.

Распьянствуется какой-нибудь наборщикъ, прогонитъ его издатель, къ кому обратиться? Послъднее прибъжище—Елизавета Ивановна.

- Помогите, милая барышня, въдь семья!
- Рада бы я помочь! Да вы знаете нашего издателя? Онъ не любитъ, когда вмъшиваются въ его распоряженія. Да и метранпажъ противъ васъ. Очень ужъ вы много дней-то пропустили! задумчиво говоритъ Елизавета Ивановна.
- Больше этого не будеть, барышня: зарокъ далъ, передъ иконой клялся. А съ метранпажемъ я ужъ говорилъ. Онъ не противъ меня, только самъ къ Сергъю Ильичу не хочетъ соваться... На васъ одна надежда, помогите!
- Хорошо, ръшительно говоритъ Елизавета Ивановна, попытаюсь!

Наборщикъ уходитъ успокоенный: дъло его въ върныхъ рукахъ.

На верху въ редакціи, такъ же, какъ и внизу, всѣ питали къ Елизаветъ Ивановнъ уваженіе и любовь, хотя тамъ было больше уваженія, чъмъ любви.

Даже издателя, человъка сухого и хлопотавшаго только о наживъ, сумъла покорить эта чудная дъвушка. Только въ ръдкихъ случаяхъ не уступалъ онъ ея настоятельнымъ просъбамъ за кого-нибудь изъ нуждающихся, страждующихъ и обремененныхъ.

Правда, прежде чъмъ уступить, издатель обыкновенно наговоритъ ей кучу непріятныхъ вещей, разсчитывая такимъ способомъ отдълаться отъ нея. Однако, этотъ пріемъ ни-

когда на нее не дъйствовалъ. Когда Елизавета Ивановна проситъ за другого, —а за себя она никогда и не просила, —она тверда, какъ скала: всъ заряды издателя, начиненные непріятностями, отскакиваютъ отъ нея, не оставляя никакого впечатлънія.

— Вотъ видите-ли, Елизавета Ивановна, говоритъ, бывало, съ кислой миной издатель, —я долженъ вамъсказать, что вы вмъшиваетесь не въсвое дъло. Ваше дъло корректура, а типографія—это дъло мое и метранпажа.

Елизавета Ивановна ловко обходитъ первую половину направленной на нее батареи и сразу отра-

жаетъ вторую.

- Сергъй Ильичъ!—горячо возражаетъ она,—да въдь метранпажъничего не имъетъ противъ того, чтобы Санинъ опять работалъ. Я это знаю.
- Вы все знаете! Вамъ до всего дъло!—горячится издатель.—Но позвольте-съ! Хозяинъ-то здъсь я, а не вы! Я лучше долженъ и могу знать, что у меня дълается. Вы въдь не замъните меня, когда я заболъю, или куда-нибудь уъду, а во всъ мои дъла вмъшиваетесь.
- Отчего не замънить?—скромно возражаетъ Елизавета Ивановна.— Если прикажете,—замъню. Съ типографскимъ дъломъ за время моей службы я ознакомилась...
- Воображаю!—иронически замъчаетъ издатель.—Воображаю, какъ пойдетъ это типографское дъло въ вашихъ рукахъ! Дымъ подымется коромысломъ. Всъхъ пьяницъ по головкамъ будете гладить, а лънтяямъ, для поощренія, прибавите жалованья... Однако, шутки въ сторону, я всетаки просьбу вашу исполнить не могу и Санина не приму, потому что это неисправимый пьяница.
- Сергъй Ильичъ! Да онъ зарокъ далъ, передъ образомъ клялся и, говорятъ, у доктора былъ, стрихниномъ хочетъ лъчиться...

— Ну, вотъ вылъчится, тогда и

— А ѣсть-то что же онъ будетъ?

У него семья...

— Да мнъ то какое дъло?—раздражается издатель.—Я долженъ вамъ сказать, Елизавета Ивановна. что вы страшно утомляете меня своими просьбами и разстраиваете мнъ нервы вмъшательствомъ не въ свое дѣло. Ужъ извините за откровенность. Я человъкъ нервный и волненія дъйствують на меня вредно, а вы меня постоянно волнуете... И потомъ, я давно потерялъ въру въ вашу способность различать людей. Сколько человъкъ изъ вашихъ протежэ не оправдали довърія? Степановъ, Семеновъ, Суховъ... да малоли!.. Однако, вотъ что, милая барышня, мнъ сейчасъ некогда и потому до свиданья! Вы отняли у меня цълыхъ полчаса времени, а оноденьги... Вы меня грабите... До свиданья!-Издатель встаетъ и протягиваетъ руку.

Но Елизавету Ивановну не такъто легко выпроводить. Она продол-

жаетъ сидъть.

— Сергъй Ильичъ, одно слово! Санинъ пойдетъ на меньшее жалованье, если объщають ему прибавку

за усердную работу...

— Ахъ, какая вы!—пожимаетъ плечами Сергъй Ильичъ и, подумавъ минуту говоритъ, -- хорошо, пусть приходитъ... Пять рублей сбавки, а тамъ увидимъ.

 Вотъ спасибо, Сергъй Ильичъ, я знала, что вы добрый и согласитесь принять Санина, только потому и ръшилась васъ безпокоить!--говоритъ сіяющая Елизавета Ивановна.

Издатель задътъ за живое нехитрой лестью корректорши и смъется

добродушнымъ смъхомъ.

Лукавая вы дѣвица!—говоритъ

Елизавета Ивановна спъшитъ въ типографію обрадовать Санина, а издатель выходить въ редакцію и говорить, пожимая плечами:-- Что я буду дълать съ Елизаветой Ива-

новной? Опять заставила меня принять въ типографію безпробуднаго пьяницу. Она положительно вредная женщина: покровительствуетъ пьяницамъ и лънтяямъ.

— A зачъмъ же вы исполняете ея просьбу?! — пытливо спросилъ

одинъ изъ сотрудниковъ.

- Попробовали бы вы ей отказать! Она не выпустить изъ кабинета, пока не вырветъ изъ глотки согласія. Просто удивительная барышня. На нее ничто не дъйствуетъ. Ужъ сколько я ей сегодня непріятностей наговорилъ: авось, думаю, разсердится и отстан<del>е</del>тъ. Какое тамъ! Какъ въ ствну горохъ. Даже еще настойчивъе становится.
- Это потому, что она не за себя проситъ!--замътилъ редакторъ.
- И какое то въ ней есть обаяніе, -- дълая неопредъленный жестъ рукою продолжалъ издатель. — Ея взгляда я равнодушно выносить не могу: онъ такъ и заползаетъ въ душу... невольно ей подчиняешься... Не желалъ бы я имъть такую жену.
- Почему же?—спросилъ кто то изъ сотрудниковъ.
- Переродилабы она меня! серьезно отвъчалъ издатель. - А я не желаю быть перерожденнымъ. Я и такъ хорошъ самъ для себя.
- Да она ни за кого замужъ и не выйдетъ!---убъжденно сказалъ редакторъ.

— Почему?—спросило нъсколько

голосовъ.

— Такія не выходятъ. Она—святая. Къ ней мужчинътрудно подойти съ его плотской любовью. Прежде такія дізвушки уходили въ монастырь и тамъ доживали до старости, любя одного Бога. А теперь онъ остаются въ міру, любятъ встхъ, страдаютъ за всъхъ и быстро сгораютъ въ яркомъ пламени своего чуткаго, любвеобильнаго сердца. Жизнь ихъ -самосожженіе, только не во вкусъ протопопа Аввакума, а совсъмъ въ другомъ родъ. Сгоритъ скоро и Елизавета Ивановна! -- пророчески закончилъ редакторъ.

И она, дъйствительно, быстро сго-

Выросла она въ бъдной семьъ и силы были надорваны съ дътства недостаткомъ питанія, воздуха, свъта. Потомъ тяжелый трудъ корректорши въ самыхъ скверныхъ условіяхъ и постоянныя волненія за другихъ окончательно подготовили хорошую почву для чахотки.

Елизавета Ивановна свернулась въ течение одной зимы, и къ веснъ

ея уже не стало.

Трудно представить, какъ велико было горе ея типографской семьи.

Горе началось еще за мъсяцъ до ея смерти, --- когда всъмъ стало ясно, что ей не встать съ постели, и все наростало и наростало.

Каждый изъ наборщиковъ, прежде чъмъ взяться за работу, спрашивалъ: "какъ Елизавета Ивановна"?

— Плоха! — печально сообщалъ метранпажъ, ежедневно заходившій на квартиру барышни справляться о ея здоровьъ.

- Плоха... плоха!..—печальнымъ шепотомъ передавали наборщики

другъ другу.

На наборщика Өедорова безнадежное положение обожаемой дъвушки подъйствовало такъ сильно, что онъ совсъмъ пересталъ пить.

— Все равно, не зальешь этого горя, хоть море водки выпей!-съ какой-то злобой говорилъ онъ, когда ему предлагали выпить для облегченія.

За время болъзни корректорши вся типографія перебывала у нея въ гостяхъ, и каждому она успъла сказать ласковое слово съ той же милой улыбкой и проникновеннымъ взглядомъ большихъ сърыхъ глазъ, къ которымъ такъ привыкли ея друзья.

- Поправлюсь, погодите! Приду въ типографію и пиръ горою зададимъ!--шептала больная,--голосъ у

нея давно пропалъ.

Она хорошо сознавала, что конецъ уже близокъ, и желала только утъшить своихъ опечаленныхъ гостей.

Насталъ день, когда на вопросъ: "ну, что, какъ Елизавета Ивановна"? метранпажъ мрачно отвътилъ: приказала долго жить...

Точно черное покрывало спустилось надъ типографіей. Въ теченіе цълаго дня почти не слышно было разговоровъ. Когда окончили работу, метранпажъ сказалъ: братцы, въдь надо на вънокъ собрать?

Эта мысль была въ мозгу у каж-

даго.

Подписной листъ быстро покрылся именами и цифрами. Присоединилась, разумъется, и редакція съ издателемъ во главъ.

Издатель, подписывая десять рублей, шутливо добавилъ: Охъ! и по смерти-то она меня безпокоитъ.

Метранпажъ не воспринялъ этой хозяйской шутки и угрюмо посмо-

трълъ въ сторону.

– Когда будутъ хоронить?—уже строго и дъловымъ тономъ спросилъ издатель.

— Послъ завтра!—отвъчалъ метранпажъ и старался не встръчаться глазами съ хозяиномъ.

Тотъ тяжелымъ взглядомъ окинулъ метранпажа и сказалъ:

- Вотъ что... м-мъ... передай тамъ въ типографіи: похороны и поминки на мой счетъ, слышишь? Я распоряжусь самъ, чтобы все было прилично...
- На счетъ надписи на лентахъ, Сергъй Ильичъ...—началъ было метранпажъ.
- Ну, разумъется, напечатаемъ въ нашей типографіи... Она здъсь работала... Шрифты деревянные въ порядкѣ?

— Шрифты въ порядкъ... Что на

лентъ-то напечатать?

— Ну, ужъ это не мое дъло. Съ этимъ ты къ редактору обратись. До свиданья!

Метранпажъ отправился къ ре-

дактору.

— Сергъй Ильичъ къ вамъ послали на счетъ надписи на лентахъ вънка...

— Что же? Я, право, не знаю... Тутъ

никакой надписи не придумаешь! задумчиво сказалъ редакторъ. — Для такого человъка, какимъ была Елизавета Ивановна, трудно придумать надпись на погребальный вънокъ... Господа!- крикнулъ онъ въ дверь редакціоннаго зала, обращаясь къ сотрудникамъ, -- господа! Вотъ вопросъ о надписи на вънокъ для Елизаветы Ивановны... Какъ вы думаете, какую надпись соорудить?

Сотрудники собрались въкабинетъ редактора и стали обсуждать этотъ важный и трудный вопросъ.

Предложенія были самыя банальныя: "незабвенной"..., "дорогой"... "труженицъ печати"... и т. п.

- Все это довольно... какъ сказать?... довольно пошло звучить, --- съ досадой сказалъ редакторъ, — пошло, потому что истрепано, писано на тысячахъ вънковъ самыхъ ничтожныхъ личностей... Ужь лучше безъ всякой надписи!...
- Вотъ у насътутъ...—смущенно началъ метранпажъ, роясь въ карманахъ, — у насъ... Мы виъстъ всъ сочинили... по слову вставляли...

Онъ вынулъ испачканный въ типографской краскъ и исписанный карандашемъ клочекъ бумаги.

Всъ заинтересовались...

Метранпажъ прочелъ: "нашему ангелу хранителю, милой нашей сестръ. Никогда не забудемъ"!

Всъ молчали. Каждый переваривалъ въ себъ эти простыя и ясныя слова, вырвавшіяся изъ грудей техъ, для кого Елизавета Ивановна была истиннымъ ангеломъ хранителемъ.

Можно ли было возражать противъ этой надписи? Да и имълъ-ли кто нибудь изъ присутствующихъ право на возраженіе?

Эта надпись и была отпечатана на лентахъ.

Ее хоронила вся типографія и вся редакція. Гробъ несли на рукахъ. Несли тъ, кого она больше всего любила и за кого отдавала свою молодую душу.

Изъ "общества" не было никого,

потому что съ "обществомъ" у нея не было никакихъ связей. У нея былъ свой міръ: обездоленные труженики, служители печатнаго станка и... отчасти редакція газеты. Они-то и проводили ее на въчный покой.

Издатель торжественно прошагалъ за гробомъ два квартала и

томно заявилъ.

— Не могу больше, я боленъ и такъ разстроенъ... Долгъ отдалъ... Ну, что-жъ, всв помремъ... Миръ праху!.. Николай Ивановичъ, -- обратился онъ къ редактору, — пожалуйста, замъните меня, представительствуйте, такъ сказать... Я тамъ распорядился на счетъ поминокъ... Пожалуйста!--и онъ кръпко пожалъ руку редактору, умильно заглядывая ему въ глаза.

Редакторъ не отвъчалъ на ласки принципала и, выдернувъ свою старую руку изъ лицемърнаго рукопожатія, угрюмо буркнулъ: "хорошо,

хорошо"!

Гробъ опустили изасыпали землей. Провожавшіе не расходились, пока не выросъ холмикъ, ничтожный, жалкій холмикъ надъ чізмъ—то большимъ и прекраснымъ, ушедшимъ изъ міра.

Никто не ръшился нарушить покоя этой простой могилы своими ръчами.

Вънокъ изъ иммортелей и фіалокъ, обвитый бълой лентой съ надписью, представлявшею истинную элегію разбитыхъ сердецъ, положенъ былъ въ головахъ.

На угрюмое приглащение редактора, исполнявшаго порученіе издателя, --- , пойти и помянуть покойницу, чъмъ Богъ послалъ"--никто не отвътилъ.

Всъ расползлись съ кладбища въ разныя стороны.

На могилъ остался вънокъ и громадная фигура наборщика Өедорова.

Онъ сидълъ въ ногахъ покойницы, сложивъ руки палецъ въ палецъ, и, стиснувъ лошадиные зубы, безслезно вылъ, какъ върный песъ.

А. Ульяновъ.



Лень жарбылъ томительно кій. Возвратясь съ длинной прогулки по полямъ, мы съ Алиной добрались до сада и съли на круглую скамейку, что кольцомъ обвиваетъ старую липу надъ прудомъ. Тутъ, въ тъни этой старой липы, раскинувшей надъ нами свой зеленый шатеръ, было такъ хорошо и прохладно, весмотря на палящій зной. Я невольно залюбовалась причудливымъ рисункомъ твней и солнечныхъ бликовъ на желтомъ пескъ дорожки у нашихъ ногъ.

— Посмотри, какъ жизненны, какъ ярки и прекрасны эти свътлые блики, этотъ тонкій рисунокъ тъней, то набъгающихъ, то сбъгающихъ. Онъ будто заигрываютъ съ этими свътлыми искрящимися пятнышками, которыя, какъ и тъни, то набъгаютъ, то сбъгаютъ, сгоняя и смъняя другъ друга! -- проговорила Алина, задумчиво глядя въ даль и нервно шевеля кончикомъ своей лаковой туфельки, скромно виднъвшейся изъ-подъ мягкихъ складокъ ея свътлаго лътняго платья.

Что касается меня, то сама Алина интересовала меня несравненно больше, чъмъ эти тъни и облики.

— Какъ это красиво, какъ весело, какъ похоже на счастье!—продол-

жала она. -А, въдь, въ сущности, это только минутный миражъ. Не пройдетъ и часа, какъ отъ всей этой веселой игры обликовъ не останется и слъда; вмъсто плавно колеблющейся съти тъней, вмъсто дрожащихъ, искрящихся пятнышекъ, останется съро-желтый песокъ дорожки и больше ничего! --- Алина задумалась, и я замътила, что она подавила вздохъ. По красивому лицу ея пробъжала неуловимая тынь въроятно, навъянная на нее какимънибудь воспоминаніемъ.

Алина всегда казалась мнѣ немного странной, загадочной, не понятной натурой, и это дѣлало ее особенно привлекательной и интересной для меня, да и для многихъ, знавшихъ ее.

Ни я, ни Алина не замътили, какъ появилась въ концъ аллеи высокая мужская фигура въ бъломъ кителъ, и очнулись только тогда, когда Юрій Александровичъ, братъ Алины, подошелъ къ намъ и, присъвъ на скамью рядомъ съ сестрой, сталъ жаловаться на жару.

— А у васъ здѣсь хорошо, замѣтилъ онъ,—хитрыя женщины! Всегда онѣ умѣютъ найти уютный уголокъ и укрыться и отъ зноя, и отъ вѣтра, и отъ дождя, и отъ стужи; мы, мужчины, въ этомъ отношеніи менъе изобрътательны и не такъ находчивы!

- Быть можеть потому, что вы всегда заняты болъе серьезными задачами и пренебрегаете такими житейскими мелочами!—сказала я полу насмъшливо, полу серьезно, какъ обыкновенно говорила съ Юріемъ Александровичемъ.
- Ахъ, Алиночка, помнишь ты моего товарища Боборыкина, Андрея Николаевича?
   вдругъ обратился онъ къ сестръ, не удостоивъ меня отвътомъ, что съ нимъ, впрочемъ, часто бывало.
- Да, а что?—какъ бы нехотя отозвалась Алина, не подымая головы и не прерывая своего занятія; наклонившись немного впередъ, она машинально чертила концомъ своего кружевного зонтика на пескъ дорожки какой-то причудливый риссунокъ.
- Я сейчасъ узналъ, продолжалъ ея братъ, что Боборыкинъ вчера застрълился.
- Боборыкинъ, неужели?! воскликнула Алина, вдругъ выпрямившись и глядя на брата широко раскрытыми глазами. Яркій румянецъ залилъ ея обыкновенно немного блъдное лицо.—А я только-что думала о немъ!—какъ-бы про себя сказала она и затъмъ снова принялась за свой рисунокъ, но на этотъ разъ, повидимому, совершенно безсознательно глядя куда-то впередъ.
- Что между вами произошло, Алина? вдругъ спросилъ Юрій Александровичъ. Алина не отвъчала.
- Что-то такое между ними было, Варвара Петровна, —продолжалъ Юрій, обращаясь ко мнѣ, —но что именно, не знаю! Боборыкинъ никогда ничего мнѣ объ этомъ не говорилъ, хотя мы были съ нимъ очень близки; впрочемъ, Андрей вообще былъ человъкъ нѣсколько сдержанный и скрытный. Я помню только, что каждый разъ, когда разговоръ заходилъ объ Алинъ, онъ

какъ-то жадно къ нему прислушивался, но какъ скоро къ нему обращались съ вопросомъ или замъчаніемъ, касавшимся ея, онъ тотчасъже старался замять разговоръ, а если это ему не удавалось, видимо чувствовалъ себя какъ-то неловко, дълался раздражителенъ, начиналъ досадовать на все и на вся, ко всему и ко всемъ придирался, что, въ сущности, было вовсе не въ его характеръ. Боборыкинъ вообще быль человъкъ спокойный, добродушный, милый, славный товарищъ, немного нервшительный, нъсколько робкій, колеблющійся, но безусловно честный и хорошій человъкъ. Не такъ-ли?-- добавилъ Юрій, обращаясь къ сестръ.

— Я очень мало знала Андрея Николаевича,—отозвалась она,—но и я думаю, что онъ былъ хорошій и честный человъкъ!

— Мнъ почему-то всегда казалось, что онъ тебя любилъ!—продолжалъ Юрій Александровичъ.

- Тебъ это казалось? Неужели? воскликнула Алина, какъ бы чемуто обрадовавшись, но вслъдъ за тъмъ лицо ея приняло снова обычное грустное выраженіе; мнъ показалось даже, что оно стало еще печальнъе и еще блъднъе.
- Нътъ, Юра, ты ошибся: это былъ только миражъ!—сказала она.
- Какъ миражъ! воскликнулъ Юрій Александровичъ. Нътъ Алина, онъ дъйствительно тебя любилъ, я не ошибаюсь!
- Нътъ, нътъ, мы оба ошибались тогда, а ты и теперь ошибаешься! Мнъ это лучше, чъмъ кому-либо, извъстно!
- Но ты же любила его!—произнесъ почти утвердительно Заринъ (такъ звали Юрія Александровича).
- Да, я... я любила его!—тихо, но отчетливо выговорила Алина,— я дъйствительно безумно любила его; мало того, нъсколько дней или, върнъе, нъсколько часовъ была счастлива до безумія, счастлива тъмъ, что върила въ его любовь!

При послъднихъ словахъ лицо Алины ожило и какъ будто еще болье похорошъло; глаза ея, глубокіе и большіе, свътились непривычнымъ огнемъ; вся она точно помолодъла и преобразилась до неузндваемости. Я смотръла на нее, невольно любуясь, такою я ее еще никогла не видала.

— Нъсколько дней!.. Нъсколько часовъ! Что это значитъ? Что между вами было?—спросила я.

— Мы оба думали, что любимъ, но ошиблись!—чуть слышно проговорила Алина, глядя въ даль на искрившуюся на солнцъ гладкую, какъ зеркало, поверхность пруда. Казалось, она мысленно переживала еще разъ это минутное мимолетное счастье, этотъ лучезарный миражъ.

– Помнишь, когда я гостила у тебя въ Кисловодскъ и познакомилась съ нимъ, мы иногда по вечерамъ гуляли долго по нашему саду илидорогу и шли же выходили на безъ цъли, куда глаза глядятъ, бесъдуя о всемъ, что приходило въ голову, просилось на языкъ?! Почти всегда мы дробились на пары, причемъ часто случалось такъ, что онъ шелъ въ паръ со мной. Забывая объ окружающихъ, мы вели длинныя задушевныя бестьды и порою чувствовали нъкоторую близость. Онъ нравился мнъ, я нравилась ему, я это знаю. О любви мы тогда еще не помышляли; правда, у него раза два проявлялись порывы робкой нъжности и ласки, но я каждый разъ парировала ихъ, парировала не потому, что не хотъла его ласки, а изъ какой-то женской стыдливости или осторожности. Мы видались не часто, ты это знаешь. Онъ бывалъ у насъ только на вздомъ. Порою, когда онъ долго не прівзжалъ, мнъ становилось скучно, хотълось его видъть, я начинала желать, чтобы онъ прівхаль, — но вотъ и все! Въдь, это не любовь? Онъ прівзжаль, я была рада, — но и только! Я отпускала его безъ осо-

баго сожалънія, спокойно, почти равнодушно. Но помнишь, мив пришла фантазія прокатиться въ Тифлисъ подъ предлогомъ какихъто покупокъ? Ты не могъ сопровождать меня, и онъ вызвался поъхать со мной. Я согласилась. Мы пробыли три дня въ Тифлисъ, три дня, всего только три дня, но въ эти три дня я прожила полъ-жизни, я узнала счастье! Въ приливъ нъжности и ласки онъ овладълъ мной. Я не хочу винить его, я хочу върить, что и самъ онъ, подобно мнъ, принялъ этотъ минутный порывъ за любовь,

Юрій Александровичъ вскочилъ, какъ ужаленный.

— Алина, неужели?! Неужели это было?! — воскликнулъ онъ, и яркая краска залила его красивое лицо, — Негодяй! какъ онъ осмълился, какъ могъ...—онъ не договорилъ, задыхаясь отъ волненія.

Алина успокоительно положила руку на его руку.—Въдь, онъ ужъ умеръ, Юрій! — напомнила она.— Все это давно прошло... вини не его, меня, онъ не воспользовался хищнически моей беззащитностью, нътъ! Онъ желалъ, просилъ, молилъ, молилъ робко и нъжно, я слабо сопротивлялась; тогда онъ сталъ настойчивъе, и я почти поддалась, да, это было такъ. Свершилось. Я была счастлива, — а онъ былъ веселъ. Когда мы оставались вдвоемъ, онъ былъ ласковъ и нъженъ, а во мнъ, "могучей страсти валъ и росъ, и подымался", ежеминутно грозя захлестнуть утлую ладью моей сдержанности и самообладанія. Съ каждымъ часомъ, съ каждой лаской его-жажда ласки и любви росла во мив съ непостижимой силой. Я была готова, не отрывая устъ, застыть въ поцълув и замереть въ блаженномъ забытый любви.

Но я ждала любви взаимной. Мнъ котълось любить, да, но также хотълось и быть любимой! Не поклоненія, не культа искала я, а отклика на каждое движеніе души, на каж-

дый мой порывъ; я хотъла видъть въ немъ все то, что сама чувствовала, и тв три дня, мнв казалось, что все это въ немъ есть! Не знаю, что чувствовалъ, что думалъ онъ тогда; знаю только что онъ былъ **УДИВИТЕЛЬНО** ВЕСЕЛЪ, СЧАСТЛИВЪ И, кажется, любилъ меня. Да, теперь я говорю "кажется", -- проговорила Алина, и по лицу еи скользнула горькая улыбка. Но тогда это "кажется" было для меня двиствительдъйствительность ностью, а эта была моимъ счастьемъ. Я была счастлива сознаніемъ его любви, была счастлива тъмъ, что могу не оставаться у него въ долгу, что могу отплатить ему тъмъ-же; я была счастлива, полагая, что онъ мой, весь мой, точно такъ-же, какъ и я хотъла быть вся его! Но прошли эти лучезарные дни свѣтлаго яснаго счастья, эти дни, которые я мысленно не разъ называла "зарею нашего счастья", "расцвътомъ нашей любви!" Что за горькая насмъшка въ этихъ красивыхъ словахъ!--Мы дождались жаркаго знойнаго дня; не расцвълъ пышный цвътокъ разцвътавшей любви. Я вернулась въ Кисловодскъ. Дни потекли своимъ обычнымъ порядкомъ, и ты ничего не замътилъ во мнъ тогда.

— Ничего! — лаконически отвъчалъ Заринъ.

- Мы растались лишь на короткое время, всего на какихъ-нибудь нъсколько дней, и я стала ожидать его, считая часы и минуты. И вотъ, наконецъ, дождалась. Онъ прівхалъ, какъ объщалъ, но прівхалъ не онъ, не тотъ, что былъ мой, а какой-то другой, совершенно чужой, не знакомый мив человъкъ. Онъ какъ будто боялся меня; смущался, растеривался и, видимо, чувствовалъ моемъ присутсебя неловко въ ствіи, старательно избъгалъ остаться со мной наединъ и тревожно озирался всякій разъ, когда мы случайно, хоть на минуту, оставались вдвоемъ. Я не узнавала его; не върила своимъ глазамъ; все мое счастье, вся моя любовь, все, что грезилось миъ наяву и во снъ, -- все это сгинуло и пропало разомъ, какъ въ сказкъ! Всю эту дивную поэму беззавътной любви стеръ какой-то жестокій кудесникъ однимъ взмахомъ своей костлявой мертвящей руки. Повязка упала съ моихъ глазъ, и я вдругъ прозръла. Я поняла, что люблю только я. Все мнв стало ясно и просто. Я поняла, что заря того счастья была не заря, а минутная вспышка, что не только я, но и онъ ошибся въ себъ, въ своемъ чувствъ; онъ еще силился раздуть его въ себъ пытался обмануть себя и меня, продлить этотъ миражъ счастья, но или не хотълъ, или не умълъ сдълать это такъ, чтобы я могла еще разъ обмануться и повърить въ возможность любви и счастья.

Алина замолчала; мы тоже не ръшались нарушить молчаніе. Спустя нъкоторое время она заговорила снова, но уже прежняго оживленія, прежняго волненія, того прежняго блеска глазъ, съ какимъ она говорила раньше, не стало; глаза ея какъ будто потухли, все лицо точно подернулось невидимой дымкой, затуманилось и потускнъло.

 Съ фактами спорить нельзя; съ ними поневолъ приходится мириться. Закрывать глаза на дъйствительность и упорно баюкать себя любимою грезой я считаю малодушіемъ. Я люблю смотръть звърю прямо въ глаза. Люблю идти ему прямо на встръчу. Вотъ почему горе не сломило меня, я схватилась съ нимъ грудь съ грудью. "Нътъ," --сказала я; - не осилить тебъ меня, горе-богатырь! Не придавить тебъ меня своею желъзной рукой! Сумъю и я постоять за себя, сумъю потягаться съ тобою! "Ну, и что-же, осилила я свое горе, не пошла ни топиться, ни въшаться. Ты, Юра, и тутъ, кажется, ничего не замътилъ?

Юрій Александровичъ молчалъ.
— А ты, Варюша? — обратилась она ко мнъ. — Въдь, ты какъ разъ въ то время пріъхала къ намъ?

— Мнъ казалось, Алина, что ты тогда была нъсколько странная, немного разстроенная!

- Да, нъсколько странная и немного разстроенная! Ха! ха! Я желала-бы, чтобы ты или онъ могли заглянуть тогда въ мою душу. Ты женщина, Варюша, и можешь понять и почувствовать, что значитъ для женщины, когда она отдалась всей душой, отдала всю себя человъку ни за что и вдругъ видитъ, что все это она приняла не за чистую взаимную любовь, — а за минутную блажь; когда она видитъ, что то, что для меня было священнымъ союзомъ сердецъ, единеніемъ двухъ душъ, для него было лишь пріятнымъ препровождениемъ времени. И не забудь, что такъ поступаетъ хорошій, честный человъкъ!

Что-же говорить послв того объ остальныхъ? Онъ никогда не рвшился бы обмануть товарища даже въ пустякахъ, а по отношенію ко мнъ не побоялся необдуманно, не провъривъ себя предварительно, не вглядъвшись въ характеръ къмъ онъ имъетъ дъло, не побоялся съ легкимъ сердцемъ поставить на карту, я не говорю уже счастье, но спокойствіе и душевный миръ той, которая отдалась ему всъмъ существомъ. Ради удовлетворенія своего минутнаго желанія, онъ не задумываясь игралъ чувствомъ женщины, вызывалъ и возбуждалъ въ ней это чувство, не будучи въ состояніи отвътить ей такимъ-же искреннимъ и здоровымъ чувствомъ. А въдь онъ честный человъкъ! Онъ не возьметъ десятка папиросъ, не заплативъ за нихъ; онъ не уйдетъ изъ ресторана, не заплативъ по счету! Въ тоже время этотъ человъкъ не ствсняясь береть у женщины ея любовь, ея привязанность, ея идеалъ счастья, и не задумываясь разбиваетъ и разбрасываетъ все это по вътру, ни разу не подумавъ, что онъ у нея въ долгу; что брать и не платить не честно! Чему-же учитъ васъ вашъ совершенный кодексъ этики? Боже,

до какой степени безцеремонно обращаетесь вы со всвми этими требованіями нравственности, чести и другихъ добродътелей, разъ только дъла касается женщины и ея чувствъ! Васъ даже поражаетъ и удивляетъ. нъчто неслыханное, нъчто уродливое, если женщина въ отвътъ на свои чувства осмъливается требовать и отъ васъ такого-же чувства и такой-же привязанности. Вы-прирожденные кръпостники, и несмотря на всю вашу культурность и гуманность, въ женщинъ хотите видъть всегда рабу или же, въ лучшемъ случаъ, вещицу, которою располагаете по своему усмотрънію, которой пользуетесь, какъ и когда вамъ угодно, или откладываете въ сторону, когда она вамъ не нужна или мъшаетъ. Но пора-же, наконецъ, научиться видіть въ ней равное вамъ существо, научиться уважать въ ней личность и считаться съ ней, какъ равный съ равнымъ! Пора-же раскрыть глаза и взглянуть на дъйствительность безпристрастнымъ взглядомъ; пора понять, что душа женщины такая-же человъческая душа, — но только болъе чуткая и болъе живая, чъмъ ваша, что всякое грубое прикосновеніе къ чувствительнымъ фибрамъ для нея вдвое болъзненнъй, чъмъ вамъ... Пора понять, что то, что не честно по отношенію къ мужчинъ, не честно и по отношенію къ женщинъ!

Научитесь вы, глядя на женщину, прежде чъмъ подойти къ ней съ намъреніемъ пробудить Въ чувство, — научитесь ставить себъ "чъмъ я отвъчу ей на это вопросъ: чувство? Чъмъ отплачу ей за него? Зачъмъ мнъ это чувство? Что я сдълаю съ нимъ"? Отвътъте себъ честно на эти вопросы и тогда, только тогда вы поймете, вправъ-ли вы, считая себя честнымъ и порядочнымъ человъкомъ, подойти къ ней и будить ея чувства, вкрадываться въ ея душу, --- вправъ-ли затввать съ этой человвиеской душой недостойную игру, позабавиться ею

и затъмъ спокойно отойти въ сто-

рону!

Алина смолкла. Юрій Александровичъ всталъ и нервно заходилъ по дорожкѣ, покусывая лѣвый усъ. Я сидѣла неподвижно, боясь поднять глаза, боясь взглянуть на Алину. Солнце ушло; бликовъ веселыхъ не стало, свѣтлый сумракъ разстилался кругомъ, окутывая все своею прозрачной дымкой. Надвигалась громадная черная туча, предвѣщавшая близкую грозу. По кустамъ пробѣжалъ свѣжій вѣтерокъ.

— Такъ онъ застрълился! — ска-

зала Алина, вставъ со скамейки. — Хотъла-бы я знать, что побудило его къ этому шагу!..

Она говорила своимъ обычнымъ, спокойнымъ голосомъ, и глаза ея смотръли, по обыкновенію, серьезно и задумчиво. Казалось, будто все, что мы сейчасъ слышали отъ нея, говорила вовсе не она. Подойдя къбрату, она взяла его подъ руку и, обернувшись ко мнъ, сказала.

 Сейчасъ хлынетъ ливень! Видишь, какъ все кругомъ потемнъло,

надо уходить!..

А. Энквистъ.



# Изъ дневника.

Наше время—время обновленья...
Разступился сумрачный туманъ
И зарей труда и просвътленья
Вспыхнулъ жизни бурный океанъ,
Прочь бъгутъ томительныя тъни
Скорбныхъ дней безсилія и зла.
Предъ нами твердыя ступени
Въ царство счастья, свъта и тепла.
Намъ звенятъ волшебные призывы
Отточить заржавленную сталь

И идти на дремлющія нивы Разогнать ихъ зимнюю печаль, Взбороздить кормилицей-сохою Грудь земли, разбросить съмена. Пусть одънетъ зеленью густою Наши нивы чудная весна.

Посмотри, какъ радостно въ лазури Свътитъ солнце, душу веселя...

Милый другъ, повърь, затихли бури, Снъгъ сошелъ, оттаяли поля.

Милый другъ... Сотри былыя слезы, Смѣло въ даль весеннюю гляди,

Сколько въ ней и бодрости, и грезы, Сколько счастья, дъла впереди...

Милый другъ. Прошли былые годы, Душный мракъ разстался навсегда Мы стоимъ предъ гранями свободы,

Намъ блеститъ счастливая звъзда.

Върь въ нее — и твердо, безъ сомнъній Начинай свой новый, свътлый трудъ.

Не страшись борьбы и столкновеній. Дни побѣдъ лишь смѣлыхъ духомъ ждутъ.

С. Оедоренко.





## Старый Гейдельбергъ.

РОМАНЪ.

#### Рудольфа Штраца

(Продолженіе).

IV.

Майоръ брелъ по темнымъ улицамъ. Онъ былъ пріятно возбужденъ встръчей съ объими молодыми дъвушками. Послъ шума и табачнаго дыма она произвела на него впечатлъніе чего-то свъжаго и бодрящаго.

Вдругъ онъ остановился въ удивленіи; — передъ нимъ стоялъ профессоръ Аррасъ. Въ десять часовъ вечера, на углу плохо освъщенной газовыми фонарями улицы...

— Что за исторія? Профессоръ, ты? Куда ты, скажи ради Бога? Въ собраніе?

— Да... Къ сожалънію, я опоздалъ!—сказалъ профессоръ. Но я объщалъ сыну. — Сыну? Ну, у твоего сына теперь двоится въглазахъ, и онъ тебя не замътитъ даже. Они съ въчнымъ кандидатомъ порядочно уже выпили. И за столомъ царитъ глубочайшее опъяненіе. Тамъ теперь нечего дълать!

Профессоръ стоялъ въ нерѣшительности. Онъ былъ еще подъ обаяніемъ долгой одинокой прогулки при лунномъ свѣтѣ по склону горы, покрытой цвѣтущими деревьями, по мосту черезъ Неккаръ, по узкимъ улицамъ стараго Гейдельберга, и чѣмъ ближе подходилъ онъ къ дому "Херускіи", тѣмъ сильнѣе росло въ немъ отвращеніе нервнаго человѣка къбольшому незнакомому обществу, шуму, свѣту и дурному воздуху.

Слова майора вывели его изъ затрудненія.

— Хорошо, что я встрвтился съ тобой! — сказалъ онъ обрадованно. — Это даетъ мив нравственное право вернуться! До этого-же времени категорическій императивъ возмущался во мив. Теперь-же совъсть моя можетъ быть спокойна!

Оба медленно пошли по залитымъ луннымъ свътомъ улицамъ.

- Странный вечеръ провелъ я сегодня!—заговорилъ майоръ.—Сначала сидълъ за кружками пива съ молодыми студентами, потомъ говорилъ объ этомъ съ студентками... И послъднее было гораздо пріятнъе. Все у нихъ такъ мило, красиво, **уютно...** Близость женщины... знаешьли... Я всегда радъ, когда хоть нъсколько минутъ вижу предъ собою молодость, веселье, хорошенькія личики! А эта маленькая студентка, Бауэрнфейндъ, хороша, какъ картинка, съ лицомъ, какъ у святой... въ этомъ надо отдать ей справедливость...
- Что собственно это значитъ— "какъ у святой?" Что мы называемъ красотой у женщинъ и дъвушекъ? Веселое, безсмысленное личико... что-то дътское, спокойное... нетронутое жизнью? Наоборотъ, синій чулокъ представляется намъ длиннымъ носомъ, очками и папиросой! Нужно только радоваться, что теперь появляется новый типъ молодой дъвушки, прекрасное лицо которой одухотворено умомъ, энергіей, знаніемъ и опытомъ, но которая осталась женственной, скромной, почти робкой... Однимъ слоочень неправъ, если вомъ, ты хвалишь только ея наружность. Она, кажется, необыкновенно одаренной и духовно. Я хотълъ-бы видъть своихъ дочерей такими. Жена пригласила ее участвовать завтра въ нашемъ пикникъ.
- И она должна будетъ выслушатъ первую твою лекцію?
- Я не выдамъ ей тайны науки!— сказалъ, смъясь, профессоръ.—Это

испугало-бы бъдную дъвушку. Тайны эти только для такихъ старыхъ младенцевъ, какъ ты.

— Ну, такъ въ чемъ-же тайна науки?

- Въ томъ, что ея совсъмъ не существуеть! — Онъ посмотрълъ на часы. — Пойдемъ немного скорве домой. Я послъ бользни чувствую усталость. Во время этой бользни. когда я готовился обратиться въ Ничто, я пришелъ къ убъжденію, что мы и теперь Ничто и ничего не знаемъ... Мы никогда не разръшимъ великой загадки, въ которой заключается все остальное. Можетъ быть, загадка эта носится вокругъ насъ, между нами, всюду, но мы не можемъ отгадать ея, какъ слъпой, который бредетъ тутъ ощупью около домовъ, не можетъ видъть замка, что стоитъ тамъ, наверху, въ лучахъ луны. Однако, это не значитъ, что замка нѣтъ.
  - Но что же дълать?

 Обратись къ благочестію, мой добрый майоръ! Потажай въ Римъ! Іезуиты не сомнтваются ни въ чемъ! У нихъ во всемъ самыя точныя знанія.

— Благодарю покорно! — Майоръ провелъ рукой по глазамъ, какъ-бы желая стряхнуть съ себя тяжелое впечатлъніе. — Знаешь ли, я радъ, что я такой заурядный человъкъ! — откровенно признался онъ. — У меня голова кружится при одной мысли о вершинахъ познанія, гдъ стоишь одиноко, чувствуя себя, какъ на воздушномъ шаръ!.. И какъ это все пришло тебъ въ голову, когда мы такъ пріятно начали говорить объ учащихся дъвушкахъ...

Профессоръ улыбнулся. — Именнопоэтому! Когда побываешь въ обществъ дътей, то начинаешь невольно думать о себъ. А онъ въдьнастоящія дъти! Особенно моя новая протеже. Она еще дълаетъ такіе большіе серьезные глаза и въритъ во все на свътъ, — даже въменя!

— Послушай-ка! — сказалъ съдовласый студентъ, отпирая дверь. — Эта фрейлейнъ Эрна Бауэрнфейндъ очень занимаетъ тебя! Ну, благодари Бога за такую ученицу!

 До завтра—въ долинъ Неккара! Профессоръ простился съ нимъ и пошелъ дальше по улицамъ, тишину которыхъ нарушали кое-гдъ группы студентовъ на углахъ улицъ, пъніе въ многочисленныхъ яркоосвъщенныхъ трактирахъ и ръзкіе голоса ночныхъ бродягъ, съ которыми попродолжительные лицейскіе вели споры. На мосту прекратились и эти проявленія жизни города музъ. Облитый кроткимъ луннымъ свътомъ разстилался ландшафтъ, -- ръка. сверкающая серебромъ и тихо журчащая; возносящіяся въ голубоватомъ сіяніи крыши домовъ и колокольни; выше, на горъ, дремлющее снъжнобълое море цвътовъ, а надо всъмъ этимъ, въ рамкъ темныхъ горныхъ вершинъ, просвътленныя таинственнымъ небеснымъ свътомъ, грустно-величавыя развалины замка, полное чарующей въчной красоты, memento mori — среди жизни, расцвъта и въянія весны.

Передъ статуей курфюрста Карла-Теодора на мосту профессоръ остановился. Ему показалось забавнымъ, что этотъ ужасный тиранъ восемнадцатаго столътія, безпутникъ и любитель женщинъ, такъ сострадательно и съ такимъ достоинствомъ смотритъ съ своего пьедестала на двадцатое столътіе, какъ-бы желая сказать: "Надрывайтесь въ работъ, муравьи и пчелы новаго въка! Моя свътлость не работала никогда въ жизни и чувствовала себя превосходно! Работа не несчастье, она болъзнь. Болъзнь-же дълаетъ печальнымъ и недовольнымъ. Лань сохраняетъ силу тъла и духа. Бездъйствіе-здоровье. Веселитесь вы, духовные владыки, и смъйтесь надъ рабами!"

Рабы науки въдь трудятся и мучаются въчно, зная заранъе, что въконцъ концовъ всъ они разными дорогами придутъ къ одной цъли, къ одному вопросу, тому вопросу,

который задаль Пилать, умывая руки:

— Что есть истина?

Болъе пятисотъ лътъ на берегахъ Неккара процвѣталъ древнъйшій нъмецкій университеть. Болъе пятисотъ лътъ вдоль ръки и по высокой горной тропинкъ прогуливались тутъ мыслители — жизнерадостные философы Возрожденія, пылкіе гуманисты, мрачные мечтатели временъ Реформаціи, ожесточенные и раздраженные борцы религіозныхъ войнъ, полныя достоинства фигуры въ длинныхъ парикахъ съ косичкой и въ треугольныхъ шляпахъ, потомъ, во времена упадка — духовные могильщики, іезуиты въ своихъ широкополыхъ шляпахъ, наконецъ, въ теченіе великаго девятнадцатаго столътія — новые представители завоевавшаго весь міръ нъмецкаго духа и каждый смотрълъ въ ночной тиши на сверкающее звъздами небо или при солнечномъ сіяніи вперялъ свои взоры въ его бездонную лазурь и спрашивалъ себя: "Что есть истина?"

И никто не получилъ иного отвъта, кромъ звона колоколовъ, которые сзывали въ одномъ и томъ же городъ, даже въ одинъ и тотъ-же храмъ — протестантовъ, лютеранъ и папистовъ, старо-католиковъ.

Не лучше-ли просто наслаждаться жизнью, какъ этотъ самодовольный свътлъйшій князь? Пользоваться годами, днями, часами, которые никогда не вернутся, вмъсто того, чтобы мучиться душой и тъломъ у запертыхъ дверей нашей жизненной темницы и остановиться наконецъ въ изнеможеніи, съ пустыми руками и посъдъвшей головой?

Горькое чувство охватило профессора. Онъ облокотился о перила моста.

— Простите... — Около него стоялъ, опираясь на руку проводника Гинкеле, карликъ съ неподвижными блестящими зелеными глазами на красномъ лицъ, державшійся на ногахъ несовсъмъ твердо и съ любо-

пытствомъ смотръвшій на него. Вы, кажется, намърены броситься въ воду? Попробуйте! Вы все-таки будете жить, хотя васъ и не будетъ на лицо. Или вы, можетъ быть, воображаете, что существуете теперь? Кто вы такой?

- Еслибъ вы мнѣ это открыли, я былъ-бы вамъ очень обязанъ! – сказалъ профессоръ, бросивъ взглядъ

на фигуру Галлюса.

— Optime! Вы не существуете! ръшительно заявилъ карликъ. – Не заблуждайтесь относительно этого. Вы только обманчивое Ничто, такъже какъ я, и замокъ тамъ на горъ, и Гинкеле, проводникъ, Гинкеле, держите меня кръпче! Все въ міръ кружится въ вихръ. А вы не существуете!

— И вы въ этомъ вполив увъ-

рены?

- Да! съ довольнымъ видомъ сказалъ Давидъ Галлюсъ. — Хотите доказательствъ? Пойдемте со мной! Тамъ въ "Виноградной Лозъ" сидятъ величайшіе мыслители - дворникъ и торговецъ собаками, извозчикъ и лакей, и пьютъ на мой счетъ аффенталерское красное вино. И если я войду и спрошу этихъ рыцарей духа: "Существуете-ли вы?" они отвътятъ хоромъ: "А, да"! — и продолжаютъ пить. Замъчательное зрълище! Пойдемте!
- Кто-же вы?—спросилъ профессоръ, смотря на карлика съ большимъ интересомъ, какъ на замвчательное явленіе природы. Карликъ выпрямился.
- Я Давидъ Галлюсъ! гордо сказалъ онъ. — Геній среди ословъ, оселъ среди геніевъ! Иначе я давно лежалъ-бы въ постели вмъсто того. чтобы бродить по свъту подобно кометъ, прицъпившись къ Гинкеле. Гинкеле, куда вы меня тащите?

Проводникъ приблизилъ свои усы къ уху карлика. — Это профессоръ! прошепталъ онъ и, обратившись къ профессору Appacy, продолжалъ вполголоса: Бъда съ нимъ! Когда ночь длинная, замучаетъ васъ...

"профессоръ" произвело однако свое обычное дъйствіе. Оно не вызвало раздраженія въ Давидъ Галлюсъ. Онъ просто пересталъ замъчать своего собесъдника.

Профессоръ сталъ для него воздухомъ, существомъ безплотнымъ, не существующимъ, и онъ спокойно, какъ будто и не встрътился съ профессоромъ, продолжалъ свой путь къ "Виноградной Лозъ", опираясь на руку Гинкеле.

Аррасъ, покачивая головой, нъсколько разъпосмотрвлъ ему вследъ. Когда онъ по крутой тропинкъ поднимался къ своей виллъ, встръча съ блуждающимъ Галлюсонъ и съ Эрной Бауэрнфейндъ не выходила у него изъ головы. — Оселъ между геніями... думалъ онъ...-Эти слова можно примънить не къ одному Давиду Галлюсу!..

Тотъ между тъмъ давно уже сидълъ въ "Виноградной Лозъ" разглагольствуя съ извозчиками ц разносчиками о томъ, что они не существуютъ, что всв они -- Ничто, отражающееся въ самомъ себъ. Обманчивое Ничто. И когда запоютъ пътухи, этотъ обманъ, созданный воображеніемъ пьяныхъ ночныхъ бродягъ, исчезаетъ. Нирвана! Нирвана!--или-же ругалъ женщинъ.

Завтра мы будемъ танцовать на

церковномъ праздникъ!

Собесъдники, попивая вино на его счетъ, только поддакивали.

- Жена умретъ—немного пропадетъ, -- говорилъ одинъ, вытирая капли краснаго вина на съдой бородъ. —Конь издохнетъ—хозяинъ охнетъ.
- Женщина источникъ всякаго зла!--продолжалъ Давидъ Галлюсъ.
- Есть ангелы съ козлиными ногами. Берегитесь ихъ, мужчины!... Вы увидите, до чего дойдете. Вамъ остригутъ шерсть, какъ баранамъ, косоглазые восточные люди, которые сохранили еще обычай съчь своихъ женъ вмъсто того, что цъловать у нихъ ручки! Однако, пойдемъ, Генкеле!

И не обращая никакого вниманія

на остальных своих знакомцевъ, онъ вышелъ подъ руку съ Генкеле на свъжій весенній воздухъ...

٧.

Сквозь занавъски проникалъ въ комнату яркій свътъ, вдали слышался колокольный звонъ, скоро долженъ былъ раздаться фабричный пронзительный гудокъ, который каждое утро будилъ Эрну; черезъ четверть часа послъ него на дворъ поднимались шумъ и суета и до самаго вечера, что бы ни дълалось, все сопровождалъ его сердитый, ворчливый голосъ: мы работаемъ, работаемъ! работаемъ! а ты, для кого мы работаемъ, ждешь для себя и для фабрики господина и повелителя!

Но сегодня не было слышно ни свистковъ, ни стука. Вмъсто этого за окномъ раздавалась музыка оркестра, съ которымъ какой-то ферейнъ отправлялся на прогулку. Веселые звуки разбудили Эрну. Она лежала, не приходя въ себя отъ изумленія. Все у нея въ головъ перепуталось. Откуда взялась музыка? И гдв она сама! Вдругъ она съоблегченіемъ вздохнула. Въдь все прошло! Тв утра, когда она просыпалась при звукахъ гудка тамъ, на Рейнъ, и длинная цъпь однообразныхъ дней все она оставила позади себя! А теперь. въ окно кивали ей молодыя, сверкающія на солнцъ и покрытыя бутонами вътки деревьевъ, синъло небо, въ долинъ Неккара звонили весело праздничные колокола и она, Эрна Бауэрнфейндъ была гейдельбергской студенткой! "Слава Богу"! Она потянулась съ радостнымъ чувствомъ, какое испытываешь лишь въ веселое весеннее утро...

Въ двери постучали. — Эрна! ты встала?

— Да—сейчасъ выйду. Чудесная погода. Жалко, что изъ-за депеши я должна оставаться дома. Въдь, ночью я получила телеграмму, что сегодня въ 10 ч. 35 м. здъсь будетъ Генри. Однако, Эрна ръшилась защи-

шаться изо всъхъ силъ! Прежде всего (эта мысль пришла ей, когда она завивалась) необходимо поставить Джона Генри лицомъ къ лицу съ совершившимся фактомъ. Съ имматрикуляціей діло кончится не скоро. Можетъ быть, пройдетъ еще нъсколько недъль. Но въ частной лабораторіи Галлюса она запишется сегодня же, а завтра начнетъ работать. Если пойти во время, то можно поразить Джона Генри ванъ Леннепа, когда онъ прівдеть, извъстіемь, что она слушательница Давида Галлюса и впослъдствіи намърена управлять фабрикой самостоятельно. Она засм'вялась тихимъ торжествующимъ смъхомъ, смотрясь въ зеркало, передъ которымъ сидъла въ длинномъ бъломъ пеньюаръ, заплетая свои шелковистые темные волосы, и не безъ удовольствія замѣтила, что сегодня лицо ея особенно свъжо и красиво. Но сейчасъ же она сдълалась серьезной. Гримасничать и тщеславиться недостойно новой женщины, если даже природа одарила ее красотой. Эрна торопливо докончила свой туалетъ и вошла въ комнату Меты, чтобы поздороваться сънею.

— Тебъ, дъйствительно, не везетъ! — сказала та, идя къ ней навстръчу съ письмомъ въ рукъ. —Вотъ тебъ приглашеніе! Отъ фрау фонъ-Аррасъ! Тебя приглашаютъ провести съ ними день въ Неккарской долинъ... а тебъ теперь нельзя!

— О!—Эрна съ разочарованнымъ и печальнымъ видали прочитада приглашеніе, написанное въ нъсколькихъ въжливыхъ строкахъ. —Это, право, очень грустно! Я была бы такъ рада... Какъ добры они, что сейчасъ же подумали обо мнъ... а я должна тутъ сидъть и думать о непріятностяхъ и волненіяхъ, которыя мнъ сегодня предстоятъ...

У нея вдругъ явилось сильнъйшее желаніе летъть, какъ птичка изъ клътки, туда, гдъ синъло небо, гдъ было весело и празднично въ этотъ весенній день, гдъ собралось пріятное общество. Собственно, Джонъ

Генри совствить не заслуживаль того, чтобы она ждала его, стоя тутъ у окна и считая минуты. Но она знала. что труднъе всего ему было простить за даромъ потраченное время. Онъ считалъ это признакомъ величайшаго неуваженія. Кромъ онъ телеграфировалъ... нътъ, она не могла обидъть его такимъ образомъ... Она замътила также, что желаніе уйти изъ дому вызывалось не дътской радостью при мысли о пикникъ. а страхомъ передъ Джономъ. Она боялась встръчи съ нимъ, и ей хотълось отложить ее какъ можно дальше. Это было малодушіе, слабость, трусость!

Нътъ! Надо остаться и встрътить его сообщеніемъ, что она принята въ лабораторію Галлюса. И тотчасъ же послъ завтрака, хотя еще не было десяти часовъ, Эрна отправилась къ ученому, жившему неподалеку. Давидъ Галлюсъ жилъ не пышно. Всъ доходы съ небольшого унаслъдованнаго имъ состоянія, которое онъ проживаль уже пятьдесять льть, шли на лабораторію. Для нея не было ничего достаточно дорогого. Въ хозяйствъ же были въчные недостатки и безпорядокъ. Въ передней теперь, несмотря на воскресенье, царилъ полнъйшій хаосъ. Стулья стояли всв въ кучв съ метлой, ввникомъ, пыльными тряпками. Въ противоположномъ углу возилось нъсколько маленькихъ дътей; двое или трое ихъ играли на полу въ сосъдней комнатъ, куда дверь была полуоткрыта; надъ ихъ головами, на протянутой веревкъ, висъло только что вымытое бълье, и его сырой, непріятный запахъ смъшивался съ запахомъ кухни, проникавшимъ сюда съ другой половины дома.

Эрна нервшительно смотрвла на маленькую, тщедушную женщину лвть сорока, которая открыла ей дверь и при видв элегантной дамы начала инстиктивно оправлять грубый синій передникъ, покрытый большими мокрыми пятнами. Она была блвдна и худа, и на лицв ея

было робкое и печальное выраженіе человъка, подавленнаго безчисленными заботами.

- Скажите, пожалуйста... можно видъть г. Галлюса?—Худощавая женщина, бывшая въ молодости, въроятно, довольно красивой, отступила на шагъ назадъ.
- Какъ будто она боится меня, подумала Эрна.
- Да... что вамъ угодно? проговорила та какимъ-то неувъреннымъ тономъ.
- Я уже сказала вамъ!—нетерпъливо отвътила Эрна.—Я хочу видътъ г. Галлюса!

Женщина съ недовольнымъ видомъ одернула передникъ и сильнымъ шлепкомъ отправила въ сосъднюю комнату одного изъ дътей, попавшагося ей подъ руку. Она, казалось, не понимала, въ чемъ дъло.

— Съ моимъ мужемъ можно говорить только въ лабораторіи!—тихо сказала она наконецъ.—Если вы придете завтра послъ объда...

Мужъ! Великій Боже! Эрна подавила вздохъ сожальнія къ зеленоглазому геніальному забултыгь; она живо вообразила его себъ снова при лунномъ свъть подъ руку съ Гинкеле, повъряющимъ свои затуманенныя виномъ мысли звъздамъ на небъ, а на землъ—дворникамъ и торговцамъ собаками,—она сдержалась и любезно поспъшила сказать.—Извините, но моего дъла нельзя отложить. Я не могу ждать до завтра. Можетъ быть, г. Галлюсъ все-таки приметъ меня. Я студентка. Вотъмоя карточка.

Эта ръчь повидимому еще болъе смутила женщину.

- Я скажу ему! пробормотала.
   она въ замъшательствъ.
- Онъ еще не всталъ. Подождите минутку, если угодно...
- О, ничего!—сказала Эрна, смотря на хозяйку, которая особенной, пріобрътенной долгой привычкой, поспъшной походкой, какъ будтоей сразу нужно было попасть въ

три мъста, — побъжала по коридору и постучалась въ запертую дверь.

 Что тебъ нужно, чортова судомойка? — послышался изъ-за двери громкій грубый голосъ.

— Тише, Давидъ! Тебя услышатъ. Тутъ кто-то желаетъ говорить съ тобой. — Съ этими словами она исчезла въ темной комнатъ. Эрна пожала плечами и съ покорнымъ видомъ осталась въ передней, по которой сталъ распространяться запахъ пригорълаго молока.

Скоро жалкая фигура въ синемъ залитомъ водою фартукъ вернулась въпереднюю. — Онъ сейчасъ придетъ. Еще одъвается. Пожалуйста, пройдите сюда ... Она потянула въ себя воздухъ... Что то пригоръло въ кухнъ! "Ахъ... батюшки! Молоко"! И она побъжала еще быстръе прежняго. Издали послышаласъ ея визгливая брань, плачъ ребенка и жалобный голосъ служанки.

Оставшись одна въ пріемной, Эрна съ непріятнымъ чувствомъ смотръла на безвкусные, яркіе, съ цвъточками обои, ситцевыя занавъси, неуклюжую плюшевую мебель и къ ужасу своему открыла большую красную перину, вывъшенную изъ окна. Настоящее ископаемое, эта фрау Галлюсъ! Человъческая порода, которую Эрна считала уже давно вымершей: совершеннъйшій видъ домашняго дракона, полнаго мелочнаго чувства долга, своей безпокойной, безцъльной дъятельностью отправляющаго себъ и другимъ жизнь и обращающаго ее въ суетливые, полные въчнаго раздраженія будни; не подруга и спутница мужа, а его кухарка и горничная и въ то же время тиранъ его.

Между тъмъ дверь въ сосъднюю комнату отворилась. Вошелъ Давидъ Галлюсъ въ длинномъ шлафрокъ, вышитыхъ туфляхъ и черной шапочкъ на головъ, съ гладко выбритымъ краснымъ лицомъ, похожій на почтеннаго, нъсколько склоннаго къ удару пастора.

Его большіе зеленые глаза, не-

пріятный блескъ которыхъ остался у Эрны въ памяти, были защищены отъ яркаго свъта темными очками. Широкій ротъ, которому наканунъ духи вина придали веселую улыбку, сегодня имълъ серьезное выраженіе. Передъ Эрной стоялъ кроткій старый ученый, скромный служитель науки, близорукій кабинетный изслъдователь, смутившійся отъ появленія новаго лица.

— Что вамъ угодно?—тихо и вѣжливо спросилъ онъ.—Я Давидъ Галлюсъ!

— Я знаю васъ, г. Галлюсъ! Мы видълись въдь вчера вечеромъ. Я говорила съ вами изъ окна, по латыни!

Лицо старика приняло солидное и недовольное выраженіе. Онъ никогда не говорилъ о приключеніяхъ своего ночного двойника.— Что угодно?—повторилъ онъ, на этотъ разъ уже отрывистымъ и раздраженнымъ голосомъ.

Эрна, не получая приглашенія, съла, наконецъ, не дождавшись его.

— Я выдержала экзаменъ на аттестатъ эрълости и хотъла бы заняться химіей подъ вашимъ руководствомъ!

Карликъ стоялъ передъ ней, засунувъ правую руку въ карманъ грязнаго халата, а лъвой медленно, осторожно снимая очки. Теперь Эрна снова видъла его сверкающіе глаза, которые напомнили ей вчерашняго Перкео. Онъ посмотрълъ на нее долго и внимательно, глубоко вздохнулъ, но не произнесъ ни слова.

- Я хочу слушать лекціи въ университеть!—начала опять Эрна,—и въ то же время практическій курсъ въ вашей лабораторіи...
- Вы хотите учиться?—спросиль Давидъ Галлюсъ.—На васъ въдь женское платье! Или вы мужчина?
  - Нътъ, слава Богу!
- Но въ такомъ случав какъ же можете вы учиться!?—Онъ въ раздумьи покачалъ головой.—Въ одно воскресное утро является молодая

дама ко мнъ, поднимаетъменя, старика, съ постели и требуетъ ключъ отъ моей лабораторіи... Это не годится! Вы замужемъ?

- Нътъ.
- Такъ выходите замужъ!
- Но это ужъ мое дѣло, г. Галлюсъ!
- Выходите замужъ!—повторилъ сердитый карликъ въ халатъ.—Жена! Мать! Молодое поколъніе! И вдругъ—учиться!—Онъ съ огорченнымъ видомъ покачалъ своей громадной головой съ большой лысиной цвъта слоновой кости.
- Никогда не было женщинъ въ моей лабораторіи!
- Значитъ, я буду первой! Онъ заговорилъ еще тише и ласковъе.
- Ахъ, нътъ, милая барышня! Не нужно этого. Оставимъ лучше все постарому. Устарълъ ужъ я. Ну, да благословитъ васъ Богъ!

Опять Эрнъ показалось, что она разговариваетъ со старенькимъ, нъсколько отупъвшимъ деревенскимъ пасторомъ. Она закусила губу.— Простите... но вы не отдълаетесь отъ меня такъ легко! Я чувствую въ себъ призваніе...

Онъ съ кроткимъ видомъ махнулъ рукой.

— Ахъ, нътъ—все это самообманъ! Женщины не чувствуютъ призванія. Оно внушается имъ извнъ. Это вина воспитанія. Дъвушекъ нужно держать дома взаперти. Онъ не должны быть среди постороннихъ мужчинъ, не должны заимствовать чужихъ мыслей, изъ книгъ и журналовъ! Пока дъвушки будутъ учиться только читать и писать, дъло станетъ лучше.

Студентка съ ужасомъ смотрѣла на него неподвижно раскрытыми глазами.

— Нехорошо, когда мужчины принимаются думать!—продолжалъ старикъ и улыбаясь поправилъ на головъ шапочку.—Но когда за это берутся женщины—къ чему это, ми-

лая барышня? Выходите-ка замужъ! Скоръе, скоръе!

Эрна не могла уже больше сдерживаться.

- Мои мысли очень опредъленны, г. Галлюсъ, но изъ въжливости я не выскажу того, что думаю въ эту минуту. Скажу только вотъ что: вашему идеалу женщины, прозябающей, какъ цвътокъ, и ломающей себъ голову надъ вопросомъ—существую я или нътъ?—пришелъ конецъ. Духъ нашъ проснулся и жизнь для насъ—радость! И оттого, что мужчины этого не понимаютъ, наше настроеніе становится еще лучше.
- Я уже старъ!—просто сказалъ Галлюсъ, поглаживая лысину.—Меня ничто не волнуетъ. Кончайте, ради Бога скоръе!
- Сейчасъ! Лучше всего уничтожьте всъхъ женщинъ. Это радикальное средство противъ ихъ стремленія къ ученью. Хотъла бы я посмотръть, какую звъриную, дикую, огрубълую жизнь вели бы тогда мужчины...

Конечно, когда господствовала физическая, мускульная сила, мы были рабынями—мужчины въ этомъ отношеніи выше насъ, но теперь—въкъ нервовъ, въкъ утонченныхъ, но кръпкихъ нервовъ! Въ этомъ отношеніи мы равны! И наша нервная сила еще не почата, потому что мы не жили той распущенной жизнью, какой жили мужчины въ теченіе многихъ стольтій. Мы не проводимъ цълыя ночи, бродя въ пьяномъ видъ по улицамъ.

При этомъ намекъ на его второе "я", которое пробуждалось по ночамъ, Давидъ Галлюсъ сдълалъ кислую мину.—Довольно!—сухо сказалъ онъ.—Я не могу принять васъ въ свою лабораторію. Тамъ происходитъ то, чего вамъ никогда не понять! Лучше всего—выходите замужъ!

Эрна пожала плечами и обернулась, чтобы идти.

 Я могла бы сказать вамъ: есть вещи, которыхъ не понимаете вы, г. Галлюсъ! Вы не понимаете, напр., современной женщины! Я говорю о дъйствительно непонятой женщинъ, а не о томъ глупомъ, скучающемъ пучкъ нервовъ, который выдумали французы,—о разумномъ и нормальномъ человъкъ, который страдаетъ оттого, что, благодаря полу, его считаютъ не настоящимъ человъкомъ, какъ негра за его черную кожу или какого-нибудъ мужчину за его черезчуръ малый ростъ! И такой человъкъ—я!

Старикъ подошелъкъ ней поближе и съ таинственнымъ видомъ слегка коснулся пальцемъ ея руки. Въ его зеленыхъ глазахъ появился отблескъ вчерашняго выраженія.--Вы говорите о непонятой женщинъ, милостивая государыня?—Все это вздоръ! Женщина должна имъть дътей, -- тогда она будетъ понята. Но вы, женщины, создали кое-что худшее, -- непонятаго мужчину! Для мужчинъ во всемъміръ существуетъ лишь женщина и въ женщинъ весь міръ! А гдъ-же другъ мужчинымужчина? Друзей больше нътъ! Есть только pater familias!, какъ я! У меня очень много дътей... къ тому же теперь большая стирка. Итакъ, барышня, вы говорите, что разговаривали съ къмъ-то подобнымъ мнъ по-латыни, а я теперь окончилъ разговоръ съ вами по нъмецки. Я сдълалъ для васъ исключеніе! Я никогда не разговариваю днемъ. Слова—враги наши. Они причиняютъ боль, но иногда дълаютъ и добро. Надъюсь, что мои слова будутъ вамъ на пользу. Вамъ слъдовало бы родиться мужчиной, но ничего уже нельзя измътеперь нить!

— Едва-ли! — серьезно сказала Эрна. — Прощайте, г. Галлюсъ!

Послѣднія слова его многое уяснили ей въ этомъ маленькомъ чудакѣ, который тщетно искалъ съ фонаремъ друзей на базарѣ житейской суеты. Женщины не могли ничего дать ему, мужчины—не хотѣли. И многое въ немъ окаменѣло, мно-

го хорошаго пропало безъ пользы; не смотря на множество дътей и жену, онъ казался озлобленнымъ холостякомъ, котораго запуганное, жалкое созданіе, именуемое спутницей его жизни, гнало по вечерамъ на улицу, на ночныя пирушки рыцарей его круглаго стола. Однако, какъ Эрна знала это отъ Меты, въ минуту увлеченія онъ изъ чистой любви женился на хорошенькой мъщаночкъ, не имъвшей никакихъ средствъ. Она для него была всъмъ, пока, женившись, онъ не увидълъ, что единственная цъль ея жизни-быть несчастной домоправительницей далекаго въ духовномъ отношеніи и равнодушнаго къ ней человъка. Какое разочарованіе! И что за запахъ мокраго бълья, кислой капусты и пригоръвшаго молока! Эрна содрогнулась при одномъ воспоминаніи о всемъ этомъ. Ей было почти жаль Давида Галлюса.

Подходя къ своей квартиръ, Эрна глубоко задумалась.

Оказалось, что злъйшіе женщины были изъ ихъ собственнаго лагеря, сами же женщины! То это печальное олицетвореніе хозяйственныхъ тревогъ, въчная кухарка, то — "дама", предметъ роскоши, игрушка, забава мужчинъ въ часы скуки. Очевидно, объ эти категоріи могли привести мужчину къ убъжденію, что женщина призвана къ чему-то высшему, чъмъ прозябаніе милаго, добраго, прекраснаго созданія, остающагося въчной Гретхенъ, неспособнаго понять духовныхъ интересовъ мужа, -- и это даже при счастливой супружеской жизни. Отсюда — сострадательная улыбка, полунасм вшливое, полудосадливое презръніе, съ которымъ женщинъ, просящихъ знанія, отстраняютъ, какъ дътей, чтобы они не мъшали мужчинамъ; отсюда — оскорбительныя наставленія, которыя ей пришлось выслушать отъ Галлюса.

Злость кипъла въ Эрнъ. Она такъ разсердилась, что готова была смъяться! Этотъ Галлюсъ,—отвратительная жаба. Руина нъмецкаго филистерства!

Въ это время поднявшись съ ближайшей скамейки, съ ней раскланялся какой-то господинъ. Эрна испугалась. Это не могъ быть Джонъ Генри, но она все-таки бросила на него робкій взглядъ. Гдъ она видъла это молодое, бритое, какъ у актера, лицо съ выпуклыми глазами и большимъ ртомъ? Да! Вчера, когда Мета предложила этому люксембургскому франту, monseur Дидерихсу, оставить ее комнату. Это былъ онъ и, повидимому, поджидалъ ее, Эрну Бауэрнфейндъ. Мета предостерегала въдь ее противъ этого господина и, кажется, не напрасно. Эрна пошла быстръе. У нея явилось непріятное чувство ув'вренности, что молодой roué слъдуетъ за нею по пятамъ...

Однако, незнакомецъ, имълъ еще дерзость заговорить съ нею и шелъ рядомъ съ нею, какъ бы желая заградить ей доступъ въ ея собственную квартиру. Эрна не слышала, что онъ ей говорилъ. Все въ ней кипъло, но она сдерживалась. Только бы дъло обошлось безъ скандала! Не смотря на Дидерихса, Эрна ловко проскользнула мимо него и, покраснъвъ отъ гнъва и, забывъ въ своей поспъшности постучать въ дверь, вошла въ комнату Меты, боясь, что если она откроетъ дверь въ свою, то незнакомецъ можетъ послъдовать за нею.

У Меты она, по крайней мъръ, была не одна; къ своему удовольствію, она увидъла, что у Меты былъ гость. Рядомъ съ филологичкой сидълъ высокій, узкій въ плечахъ господинъ, съ взъерошенной бълокурой бородой, свътлыми растрепанными волосами и большими дътскими голубыми глазами. При появленіи Эрны онъ всталъ-она замътила при этомъ, что онъ держался, некрасиво нагнувшись впередъ,---нервнымъ движеніемъ провелъ рукой по бородъ, и на лицъ его выразилось смущеніе. Мета

представила ихъ другъ другу:—Докторъ Баптистъ Бониферъ... фрейлейнъ Бауэрнфейндъ—будущая студентка, — и, обратившисч къ Эрнъ, прибавила измънившимся тономъ.— Знаешь... защитникъженскихъ правъ!

— О!—сказала Эрна. Больше она. ничего не нашлась сказать. Имя Бонифера она услышала въ первый разъ лишь наканунъ, но теперь, усаживаясь, она посмотръла на него съ теплымъ, доброжелательнымъ чувствомъ, почти съ благодарностью. Защитникъ женскихъ правъ! Это былъ первый, котораго она видъла въ своей жизни. Профессоръ фонъ Аррасъ? Ну, да, онъ благожелательно смотрълъ на женщинъ, какъ и на все, -- кромъ глупости и невъжества,---на что онъ ни взиралъ съ своей возвышенной точки зрънія, съ той высоты, куда вознесла его наука; но отъ такого терпимаго отношенія далеко было до борьбы за права женщинъ, которую велъ Бониферъ, чудо среди мужчинъ. Это былъ, въроятно, очень добрый человъкъ! Это видно по его кроткимъ голубымъ глазамъ. Они были подернуты влагой, и въ нихъ свътилась мечтательность.

Между тъмъ Мета и ея гость возобновили прерванный разговоръ.

— Это—Нора!—говорилъ докторъ Бониферъ мягкимъ низкимъ голосомъ.—Нора, милый другъ! Ибсеновская Нора, перенесенная въ нъмецкую жизнь. Настоящая Нора!

— Настоящая гусыня!—возразила Мета съ такой несвойственной ей ръзкостью, что Эрна испуганно вздрогнула. Гость всталъ и молча поспъшно сталъ отыскивать свою шляпу. Мета посмотръла на него.

— Ваша шляпа лежитъ тамъ, на окнѣ! Но вы слишкомъ впечатлительны. И всегда такъ! Вы должны лучше справляться съ своей нервностью! Оставьте по крайней мѣрѣ въ покоѣ свою прекрасную бороду. Это ужасно—какъ вы ее постоянно треплете и терзаете!

Высокій узкоплечій докторъ, дер-

жа шляпу въ рукъ, съ взволнованнымъ видомъ подошелъ къ Метъ.

— Вы знаете, что Дина Шпиль-

фогель---мой другъ...

— Да кто вамъ не другъ?—презрительно сказала Мета.—Въ кого вы не влюбляетесь съ перваго же взгляда? Простите, что я высказала это въ присутствіи этой студентки... но это правда!

Эрна поспъшила встать, чтобы идти въ свою комнату, но Бони-

феръ остановилъ ее.

— Остановитесь, пожалуйста, фрейлейнъ! Я ухожу. Прогуляюсь до замка...

- И въ концъ концовъ, благодаря замъчательному стеченію обстоятельствъ, встрътитесь тамъ съ Диной Шпильфогель!—сказала Мета съ совершенно несвойственной ей элой насмъшкой.
- И позволю себъ, на обратномъ пути, когда вы немного успокоитесь, еще разъ поговорить съвами. Мы должны выяснить все относительно Дины Шпильфогель. А въ будни у васъ, въдь, нътъ времени для этого. Итакъ, до свиданія!

Онъ съ нервной поспъшностью

оставилъ комнату.

Эрна тихонько и весело разсмъялась, потомъ схватила подругу за руку у кисти, наморщила лобъ, какъ докторъ у постели больного, и начала считать пульсъ.

— Ужасно! — сказала она, оста-

вивъ руку Меты.

- Ужасно. Будетъ буря! Буря! Притворщица ты, фарисейка! Да, краснъй, краснъй! Я вижу тебя насквозы! Дълаешь видъ, будто сердце—самый ненужный мускулъ, а между тъмъ этотъ кусокъ льда пылаетъ яркимъ пламенемъ у тебя! Ну, не сердись! Поцълуй меня! Ты такъ мила, когда снимешь свое пэнсне и хорошенько покраснъешы! Скажи, кто этотъ докторъ Бониферъ?
- Ты слышала, въдь!—сухо сказала Мета, стараясь скрыть свое смущеніе.—Защитникъ правъ женшины!

- И больше ничего? немного насмъшливо спросила Эрна.
- Думаю, что и этого достаточно.
   Вообще, очень приличный и добрый человъкъ!
- Знаешь ли?—мечтательно сказала Эрна, заложивъ руки за голову и покачиваясь въ качалкъ. Я думаю, что мужчинъ нужно быть сильнымъ, а не добрымъ. Доброта свойственна намъ, женщинамъ!

Мета Виггерсъ между тъмъ окон-

чательно овладъла собой.

- Разумъется, силой онъ не отличается! сказала она какимъ-то особеннымъ, дъловымъ тономъ.
- Скоръе наоборотъ! Онъ никогда не жилъ одинъ, а это много значитъ. Много лътъ жилъ онъ съ матерью, потомъ съ сестрой, пока она не вышла замужъ и онъ не поссорился съ ея мужемъ. Теперь въ немъ все больше и больше укръпляется намъреніе поселиться здъсь-онъ достаточно независимъ и богатъ, чтобы быть приватъ-доцентомъ -- у отца его обширные виноградники въ Пфальцѣ,—и ищетъ все новыхъ и новыхъ знакомствъ, потому что нуждается въчно опоръ. Съ мужчинами онъ, впрочемъ, мало поддерживаетъ знакомства. Онъ не куритъ, не пьетъ, не играетъ въ карты и когда начнетъ говорить о своемъ идеалъ-этической культуръ, мужчины никогда не слушаютъ его. Дамы въ этомъ отношеніи гораздо терпъливъе. И о каждой, которая молча и съ чувствомъ смотритъ на него, думаетъ онъ, что она его понимаетъ, и влюбляется въ нее, какъ въ женщину будущаго. Просто изъ чувства долга. Въдь это же смъшно!

Эрна еще сильнъе закачалась въ своемъ креслъ.

— Но кто эта Дина Шпильфогель, къ которой ты такъ ревнуешь его?

- Гусыня!—презрительно повторила Мета.—И я ревную? И не думаю! Слишкомъ много чести для нея и для г. Бонифера!
  - Нътъ, ты, дъйствительно, не

ревнуешы—согласилась Эрна, покачиваясь въ креслъ.

— Ну, это уже не новость!—сказала Паула Фрей, входя въ комнату.—Эту великую тайну я могла бы открыть вамъ давно, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ! Это тянется уже больше года! Но позвольте пожелать вамъ добраго утра! Можно присъсть на минуту?

— Да, если ты не начнешь сейчасъ же говорить о въчномъ кандидатъ! — Мета бросила укоризненный взглядъ на ръшительную маленькую особу съ кудрявой мальчишеской головкой. — Да у нея, ей Богу, опять въ рукъ ошейникъ для "Немо!" Право, это безуміе!

- Сегодня передъ объдомъ онъ навърное зайдетъ!—сказала Паула, какъ бы извиняясь.
  - Кто? "Немо?"
- Нътъ, кандидатъ Виндмюллеръ. Каждый разъ, когда вечеромъ онъ бываетъ на пирушкъ, а утромъ у него болитъ голова, онъ приходитъ ко мнъ, чтобы я побранила его. Онъ говоритъ, что это дъйствуетъ на него, какъ холодный душъ. Но еслибъ онъ только могъ удержаться!

Виггерсъ покачала головой.

- Лучше пошла бы ты погулять въ такую прекрасную погоду. Ты и такъ поблъднъла, маленькая зубодергательница!
- Да... но ты сама сидишь же дома!

Мета нъсколько смутилась.

— Я жду Бонифера. Онъ зайдетъ еще. Онъ ужасно впечатлителенъ. Онъ ужасно разсердился на меня. Особенно за то... Правда—я въ раздраженіи назвала Дину Шпильфогель гусыней.

— И справедливо!—сказала Паула и объ замолчали. Эрна посмотръла на часы. Было двадцать пять минуть одиннадцатаго. Скорый поъздъприближался уже къ Гейдельбергу. Въ одномъ изъ отдъленій перваго класса — Эрна живо представляла себъ знакомую картину — сидълъ

Джонъ Генри-ванъ-Леннепъ, задумиво просматривая пачку дъловыхъ писемъ, разложенныхъ на колъняхъ, и, лишь подъъзжая къ вокзалу, пробуждался отъ своихъ дъловыхъ мечтаній, привычнымъ движеніемъ проводилъ рукою по лбу, чтобы припомнить, въ какой части свъта онъ находится, и что ему нужно дълать. Да, вспомнилъ! Вернуть убъжавшую невъсту! Хорошо! Это нетрудная задача!

А что же бывшая невъста? Вотъ она сидитъ тутъ, какъ агнецъ, ожидая своего тосподина и повелителя. А подруги ея? Онъ тоже сидъли, полныя тихаго ожиданія. Настоящій трилистникъ покорныхъ рабынь, придорожные цвъты, ожидающіе, чтобы путникъ сорвалъ ихъ и засунулъ за шляпу.

Эрна вдругъ вскочила съ качалки, полная возмущенія.

- Невъроятно! сказала она, и голосъ ея задрожалъ отъ гнъва; она съ укоромъ посмотръла на подругъ. — Это невъроятно съ нашей стороны! Отвратительно въ высшей степени! Отсталыя, слабыя, жалкія созданія! Въ это прекрасное весеннее воскресенье мы молча сидимъ здъсь, и каждая изъ насъ съ сердечнымъ трепетомъ ждетъ мужчину. Придетъ онъ или нътъ? Когда и какъ? И будетъ ли повелитель въ хорошемъ настроеніи или нізть? Ну, знаете ли, дъти мои, для этого не нужно быть зубнымъ врачемъ, кандидатомъ филологіи или студенткой! На это способна самая глупая женщина!
- Ты въ сущности права!—печально прошептала Паула Фрей. Эрна принесла между тъмъ изъ сосъдней комнаты шляпу и зонтикъ. Она была внъ себя отъ досады и огорченія.
- Три свободныя женщины! Да посмотрите-ка на себя въ зеркало! Посмотрите, какія бываютъ свободныя женщины. Почитаемъ-ка лучше Шамиссо или поваренную книгу! О, стыдитесь!
  - Эрна!-кротко сказала Мета.-



Ты опять вышла изъ себя. А, право, ничего нътъ стыднаго въ томъ, чтобы умъть сготовить объдъ. И ты сама умъещь готовить!

Хорошенькая студентка засм'вялась и стала завязывать концы вуалетки поверхъ соломенной шляпы.

- Я вышла изъ себя и направляюсь теперь въ долину Неккара! Приму участіе въ пикникѣ! Могу еще придти во время. Что мнѣ тутъ сидѣть? Я никого не приглашала къ себѣ. Кто приходитъ непрошеннымъ, тотъ долженъ ждать. Пожалуйста, скажите ему это, когда онъ придетъ. И передайте ему отъ меня привѣтъ! Не хочу портить себѣ этого чуднаго дня! Предоставляю это вамъ, несчастнымъ! Вѣдь, вы влюблены!
- Какъ будто ты сама не влюблена!—сказала Мета, надъвая пэнсне, чтобы посмотръть на улицу.—Ты какъ будто имъешь право презирать другихъ, а сама отъ страха обращаешься въ бъгство...
- жестоко ошибаешься! -Презрительно пожавъ плечами, Эрна открыла дверь. — Я не влюблена... ни на столько... и еще менъе върно, что я обращаюсь въ бъгство. Я просто дълаю то, что мнъ нравится. Для этого я и прівхала сюда и нашла себъ союзника въ профессоръ Аррасъ. Такой человъкъ, какъ Аррасъ, всемірно извъстный ученый, удостоиваетъ меня приглашенія провести съ нимъ день. И это послъ того, какъ онъ только что увидълъ меня! Я, право, могу гордиться этимъ! Разскажи объ этомъ, пожалуйста, Джону Генри! Онъ тогда увидитъ, можетъ быть, что я не такъ безпомощна и слаба духомъ, какъ онъ думаетъ. Скажи ему, что въ этотъ прекрасный день мнъ предоставлялся выборъ сразиться съ нимъ или провести время въ поучительной и ободряющей бесъдъ съ человъкомъ, на котораго я смотрю съ величайшимъ уваженіемъ, какъ на своего учителя, и что, какъ это ни смъщно,

я предпочла послъднее. Вечеромъя опять буду здъсь. Прощайте!

Когда она ушла, объ дъвушки нъкоторое время молчали. Наконецъ дантистка встала, собираясь идти къ себъ.

— Она совершенно права!—сказала она такимъ подавленнымъ голосомъ, что Мета Виггерсъ съ удивленіемъ посмотрѣла на нее.—Не слѣдуетъ позволять себѣ этого! Дѣйствительно, становишься совсѣмъглупой! Не привязана же я! Пусть поступаетъ, какъ хочетъ. Онъ увидитъ, къ чему это приведетъ. Скажи ему это! А теперь я ухожу—гулять въ этотъ чудный денъ.

И Паула Фрей съ побъдоноснымъ видомъ покинула комнату, высоко поднявъ свою кудрявую голову. И поступила очеь хорошо, потому что въчный кандидатъ въ этотъ день не пришелъ совсъмъ, ибо страдалъ отъ нечеловъческой головной боли. Стоная лежалъ онъ въ своей прохладной комнать, а передъ нимъ, съ живымъ упрекомъ въ мрачномъ взоръ, сидълъ его бульдогъ "Немо". Ему, позъвывая, изливалъ кандидать свое сердце. Онъ описывалъ ему себя, какъ печальную игру природы, ошибку въ мірозданіи, какъ опустившагося погибшаго истребителя пива. Кто раздавилъ бы его мокрой тряпкой, тотъ сдълалъ бы доброе дъло. Такого человъка, однако не нашлось, и длиннобородый кандидатъ Виндмюллеръ заснулъ снова, а старый сердитый Немо сталъ охранять его тяжелый сонъ; на дворъ же щебетали птички и солнце обливало залотыми лучами старый Гейдельбергъ. Все ликовало и звало насладиться обновленной природой. У Меты, когда она оставалась одна, защемило сердце. Какъ заноза, остались въ немъ слова Эрны о свободныхъ женщинахъ.

И мало-по-малу и въ ней поднялась горечь возмущенія, и она отозвалась на воинственный кличъ Эрны: "свобода отъ порабощенія мужчинъ!" Неторопливо, какъ это

было свойственно ей, отыскала она шляпу, перчатки и зонтикъ и, несмотря на внъшній спокойный видъ, съ мрачнымъ мстительнымъ чувствомъ покинула квартиру.

Такъ завершилось женское возстаніе. Опустъвшая квартира погрузилась въ безмолвіе, какъ заколдованный замокъ или лежащій напротивъ притихшій на сегодня домъ

"Херускіи".

А черезъ полчаса у дверей квартиры напрасно стучались два господина—у одной двери полный нетерпънія и удивленія докторъ Бониферъ, у другой—иностранецъ, спокойнаго вида, средняго роста лътъ 35-ти, который своимъ загорълымъ лицомъ, длинными усами, спокойной самоувъренностью походилъ на военнаго, переодътаго въштатское платье. Онъ разговаривалъ съ госпожей Швеммельманъ, хозяйкой квартиры.

- И такъ, нътъ дома!—сказалъ онъ, задумчиво постукивая палкой о концы своихъ сапоговъ.—Могъли я думать! Но скажите, пожалуйста, сударыня, здъсь живутъ еще и другія учащіяся женщины?
- Со вчерашняго дня у меня ижъ трое! сказала г-жа Швеммельманъ съ довольнымъ видомъ и добродушной улыбкой.

Иностранецъ зажегъ попиросу.

- А чъмъ занимаются дамы, съ которыми теперь живетъ фрейлейнъ Бауэрнфейндъ? Курятъ онъ? Катаются на велосипедъ? Есть у нихъ въ комнатахъ скелеты? Носятъ онъ мужскіе панталоны? Должны вамъ за квартиру? Приставъ часто приходитъ къ нимъ?
- Ахъ, Боже мой!—сказала толстая хозяйка, совершенно сбитая съ толку этими вопросами.—О всемъ этомъ, сударь, вамъ бы спросить тамъ, у "Херусковъ!" Тамъ они порядочно кричатъ, и курятъ, и пьютъ пиво! А мои барышни... ахъ ты, Боже мой! Говорю вамъ, еслибы всъ были такъ трудолюбивы и спокойны, какъ онъ...
  - А что же они дълаютъ?

Докторъ Бониферъ, прислушивавшійся къ разговору, подошелъ ближе. Фрау же Швеммельманъ сказала самымъ простодушнымъ тономъ: Я рада, что эти барышни у меня живутъ!

— А прежде было не такъ?

- Ахъ! Прежде у меня жигоспода студенты. Ахъ. ты. Боже мой!.. Наказаніе съ этими господами! Полночи просидишь, бывало, въ страхъ, пока они не придутъ домой... боишься, какъ бы не было дуэли... а тутъ эти собаки... да, пока у нихъ денегъ нътъ, такъ и тетушка Швеммельманъ у нихъ въ чести, чтобы занять у нея... Наконецъ, вышла новая мода, чтобъ и барышни учились. И онъ не то, что студенты—учатся дъйствительно. Что жъ! Я уже старая женщина! Меня ничъмъ не удивишь.
- Вы совершенно правы, фрау Швеммельманъ! весело сказалъ господинъ. Я одного съ вами мнѣнія. Я рѣдко чему-нибудь удивляюсь. Вотъ моя карточка. Я остановился тамъ, наверху, въ отелѣ.

Если фрейлейнъ Бауэрнфейндъ вернется домой, то, пожалуйста, дайте мнъ знать: я все время послъ объда буду заниматься у себя съ секретаремъ.

— Въ воскресенье-то?

- Не правда ли—какъ это печально!—Господинъ повернулся, чтобы уйти.—Да! Еще одинъ вопросъ: здъсь живетъ г-жа Виггерсъ? Подруга фрейлейнъ Бауэрнфейндъ? Чъмъ она занимается? Медициной? Ръжетъ лягушекъ или дошла уже до людей?
- Фрау Швеммельманъ засмъялась. —Лягушекъ! Она даетъ уроки—господамъ, которые не знаютъ по-нъмецки. Каждый день приходятъ шестеро—и негры, и китайцы, и всъ болтаютъ на какомъ-то языкъ, котораго ни одна христіанская душа не пойметъ...
- Шестеро сразу! Да, порядочно! Честь имъю кланяться, госпожа Швеммельманъ!—Онъ поклонился и

хотълъ идти. Но его сосъдъ, стоявшій у другой двери, загородилъ ему дорогу.

— Извините! — быстро и безпокойно заговорилъ онъ. — Меня зовутъ Бониферъ... Докторъ философіи...

— Ванъ Леннепъ! — лаконически отвътилъ тотъ, остановившись.

— Я хотълъ попросить васъ... Вы говорили о фрейлейнъ Виггерсъ... Я въ дружескихъ отношеніяхъ съ этой дамой... и...

Джонъ Генри въжливо поклонился.

— Мнъ было бы жаль, еслибъ я подалъ поводъ къ какому-нибудь недоразумънію. Я хочу только сказать... повидимому, вы вообще далеки отъ женскаго движенія...

— Что касается женщинъ вообще, то мнъ ихъ движенія безразличны! сказалъ Ванъ Леннепъ, собираясь уходить.—А вамъ--нътъ?

— Нътъ. Я защитникъ женскихъ правъ. И мнъ хотълось бы, такъ какъ ръчь зашла объ этихъ барышняхъ,—я всъхъ знаю, — попросить васъ, хотя я и незнакомъ съ вами, не дълать о нихъ поспъшныхъ заключеній.

Ванъ Леннепъ съ любопытствомъ посмотрълъ на этого высокаго нервнаго человъка, который былъ выше его на цълую голову.

- Какое значеніе имъетъ мое сужденіе?—скромно сказалъ онъ.—Я простой купецъ изъ Шанхая. Въ юности я съ упорствомъ и не безъ успъха противился изученію латинскаго и греческаго языковъ и никогда не замъчалъ, чтобы этотъ недостатокъ въ моемъ образованіи вредилъ мнъ. Поэтому, по возвращеніи на родину, я былъ очень удивленъ стремленіемъ молодыхъ дъвушекъ къ латыни и греческому языку...
- Вы относитесь ко всему этому иронически?

Бониферъ съ своимъ спутникомъ прошелъ по улицъ.

— Большинство относится такъ, потому что не хочетъ заняться

этимъ вопросомъ. Иначе всѣ сознали бы, какая тяжкая несправедливость къ женщинамъ...

— Да. Онъ, дъйствительно, заслуживаютъ состраданія!—любезносогласился Ванъ Леннепъ, но лицоего ничего не выразило.

— И вмъсто того, чтобы радоваться, —горячо заговорилъ опять Бониферъ, —что происходитъ въ этомъдълъ поворотъ, вмъсто того, чтобы помогать женщинамъ встать на ноги и самостоятельно бороться за существованіе...

Купецъ изъ Шанхая остановился вдругъ подъ вліяніемъ внезапно пришедшей ему мысли.—Вы сдѣлали бы мнѣ большое одолженіе!—сказалъ онъ тихо и настойчиво.—Вы сами докторъ философіи... Можетъли сдѣлаться докторомъ и дѣвушка? Серьезно? Не возбуждая насмѣшекъ?

Бониферъ пожалъ своими узкими плечами и провелъ рукой по спутанной бородъ.—Есть люди, которые насмъхаются надо всъмъ; если человъкъ, если дъвушка получитъ докторскій дипломъ—тоже.

 Благодарю. А имъя такой дипломъ, сколько можетъ дъвушка заработать въ годъ?

Бониферъ посмотрълъ на него съ удивленіемъ.

- Дипломъ доктора философіи не даетъ ничего; лишь въ исключительныхъ случаяхъ благодаря ему получаютъ какое-нибудь назначеніе. Это только почетное званіе.
- Но чѣмъ же должна жить барышня докторъ философіи?
- —На собственныя средства. Нашъуниверситетъ существуетъ не для того, чтобы даватъ кусокъ хлъба.
  - А если у нея нътъ средствъ?
- Тогда она должна найти себъкакое-нибудь мъсто.
- А стипендій или чего-нибудь подобнаго н'ътъ? Хотя на время ученія?
- Ничего. Студентки должны жить на собственныя средства. Иначе онъ—за ръдкими исключеніями въ

родъ фрейлейнъ Виггерсъ, — не выживутъ здъсь и одного семестра.

— И молодая дама, желающая учиться, должна считаться съ этимъ? — Конечно.

Джонъ Генри ванъ-Леннепъ пожалъ Бониферу руку.

— Благодарю васъ. Вы доставили мить большое удовольствіе своими разъясненіями. Если бы я могъ оказать вамъ подобную услугу... Свтатнія о положеніи всемірнаго рынка? Можеть быть, спекулируете? Акціи имтьете? Курсы? А желтынодорожныя акціи? Ничего? Только втрныя дта? Первыя закладныя и государственный заемъ? Отъ 31/2 до 4 процентовъ? — Да, разумтьется!

Бониферъ былъ совсъмъ озада-

ченъ.

— Значитъ, я ни въ чемъ не могу помочь вамъ!—сказалъ купецъ тономъ сожалънія, почти состраданія.

— Такими върными дълами я не занимаюсь.—Прощайте!

Они разстались.

## VI.

Влажный темнозеленый мохъ одъподножіе полуразрушеннаго замка на лъсистомъ склонъ, высоко надъ изгибомъ Неккара; сухіе кусты ежевики; почти обратившіяся въ землю каменныя плиты поросли перепутанными кустами крапивы и папоротника; въ разсълинахъ полуразрушенныхъ стънъ, по которымъ съ трудомъ можно было составить представление о бывшемъ здъсь нъкогда разбойничьемъ гнъздъ, вился плющъ, обрамлявшій пустыя окна и покрывавшій развалины башенъ. И камни, и молчаніе лъса, —все говорило безмолвно: "все это было когда-то...

Все это было когда-то... люди здъсь жили, любили, смъялись, умирали. Но все это было много стольтій назадъ. Потомъ опять появился здъсь лъсъ, опустошенный нъкогда вокругъ замка. Потихоньку, неслышно, незамътно прокрался онъ

черезъ обвалившіяся ворота, и теперь его молодая, свъжая зелень сверкала тамъ, гдъ нъкогда владъльцы замка, зъвая, пили вино и играли въ кости, гдъ жены ихъ пряли ленъ, гдъ въ стойлахъ ржали лошади, гдв капелланъ читалъ мессу. Теперь туть были уже большія деревья. Властителями стояли они тутъ, среди сърыхъ развалинъ созданій рукъ человъческихъ, которыя торчали еще у ихъ подножія, и надъ прахомъ прошлаго изъ весеннихъ почекъ на еще голыхъ въткахъ уже пробивалась надъ солнечными лучами новая жизнь.

Эрна задумчиво наклонилась надъ однимъ обломкомъ, лежавшимъ среди молодой зелени.

— Итакъ, въ 1651 году умеръ последній изъ владельцевъ Штайнаха? Жаль! У меня всегда была слабость къ этимъ рыцарямъ-разбойникамъ. Подумать только: подъ тобой — долина, надъ тобой — тучи да нъсколько парящихъ въ небъ соколовъ, въ рукъ-мечъ... полная свобода и независимость отъ людей... это быль бы мой идеаль. еслибъ я была мужчиной. Впрочемъ, какъ благовоспитанная студентка двадцатаго столътія, я не должна бы никому признаваться въ этомъ--и меньше всего вамъ, господинъ профессоръ!

 Почему же! Я самъ происхожу отъ такихъ рыцарей — разбойниковъ.

Эрна съ удивленіемъ посмотръла на него. Этотъ простой человъкъ, ушедшій въ себя отъ внъшняго міра, погруженный, даже когда разговаривалъ съ другими, въ свой собственный міръ идей, человъкъ, который въ жизни являлся какой-то тънью,—отпрыскъ рыцарей—разбойниковъ. Это не вязалось въ головъ Эрны.

— Во Франконіи есть еще остатки моихъ родовыхъ замковъ! — продолжалъ профессоръ, садясь около нея. — Во время крестьянскихъ войнъ замки были сожжены, и бароны Аррасъ фонъ-Турандтъ разсъялись по всему

свъту. Нъсколько лътъ тому назадъ одинъ спекулянтъ предложилъ мнъ купить развалины замка Турандтъ. Къ великому отчаянію моего сына, я съ благодарностью принялъ это предложеніе, и теперь тамъ лънтяя тостинница, стоятъ бочки съ пивомъ, а на башнъ развъвается голубой съ бълымъ флагъ!

— И это не оскорбляетъ васъ?

 Какъ это можетъ оскорблять меня? Теперь въдь принято по воскресеньямъ послъ объда пить кофе въ полуразрушенныхъ замкахъ.-Онъ засмъялся. Въ молодости, въ противоположность товарищамъ, я не испытывалъ никогда преклоненія передъ знатнымъ именемъ или благороднымъ происхожденіемъ. Но мой сынъ имъетъ ко всему этому сильное пристрастіе, какъ и подобаетъ его 18-ти годамъ. Если вы спросите его, то онъ можетъ вамъ перечесть по пальцамъ всъхъ нашихъ предковъ вплоть до легендарнаго рыцаря Эйнгарда, который утонуль вмвстъ съ Барбароссой въ Святой Землъ; этимъ онъ очень импонируетъ своимъ товарищамъ изъ "Херускіи". Мнъ, какъ я сказалъ, было это чуждо. Но теперь, когда подходитъ старость, особенно же въ этомъ тоду, послъ выздоровленія, я чувствую какую-то тоску по рыцарству. Настроеніе— Геца фонъ-Берлихингена. Нехочется ни писать, ни читать, ни учить, ни думать, а сидъть безъ дъла на самой высокой башнъ... вокругъ шумящія вершины буковыхъ деревьевъ, въ голубой вышинѣ, какъ черная точка, парящій соколъ,--птица, изображенная въ нашемъ гербъ, въ долинъ церковь, гдъ, примирившись съ Богомъ и людьми, нужно ждать въ каменномъ саркофагъ радостнаго воскресенія изъ мертвыхъ. Вотъ жизнь! Я никогда не жилъ. Въчно лишь думалъ, сомнъвался и снова принимался думать. А теперь вотъ, въ пятьдесятъ лътъ, сижу на обломкахъ минувшаго и сержусь, что помолодълъ слиашкомъ поздно...

— А со мной произошло обратное!—сказала Эрна.—Сегодня я кажусь себъ очень старой и почтенной, господинъ профессоръ!

Его взглядъ остановился на ея смъющемся, слегка порозовъвшемъ

отъ вътра лицъ.

— Знаете, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ, вы кажетесь свътлымъ олицетвореніемъ науки... Молодая, веселая, съ открытымъ взглядомъ и радостнымъ настроеніемъ... Настоящій гейдельбергскій студентъ...

Эрна утвердительно кивнула го-

ловой.

— Ахъ, я такъ хорошо чувствую себя въ Гейдельбергъ—совсъмъ не такъ, какъ на Рейнъ! Я въдь собственно не съ Рейна, лишь хвалюсь этимъ! Тамъ, гдъ стоитъ мой домъ. Рейнъ течетъ уже въ низкихъ берегахъ; вмъсто виноградниковъ—фабричныя трубы; воздухъ—тяжелый, сърый; всъ говорятъ лишь о биржевомъ курсъ; на улицахъ покрытые сажей рабочіе смотрятъ такъ угрюмо! Здъсь все гораздо красивъе. Никогда мнъ не было такъ весело, какъ сегодня.

Потомъ они молча сидъли на солнцъ. Вокругъ все было тихо. Лишь изъ долины доносился праздничный звонъ колоколовъ. Эрна боролась съ созръвшимъ въ ней ръшеніемъ.

- Господинъ профессоръ! Со вчерашняго дня у меня на сердцъ просьба къ вамъ. Я должна сдълать визитъ вашей супругъ... Можно мнъ принести росписаніе лекцій въ слъдующемъ семестръ и просмотръть съ вами... обсудить, какіе курсы я должна посъщать?
- Приходите, когда хотите! Завтра... послъ завтра... Вы всегда будете желанной гостьей!
  - -- А я не помъшаю вамъ?
- Для васъ я всегда дома! Когда вы выработаете планъ занятій, я самъ переговорю съ доцентами.
- О, еслибъ вы это сдълали!— Эрна съ благодарностью посмотръла на него.—Ваше имя, господинъ профессоръ...

— Да... его достаточно для этого...— сухо сказалъ онъ.—А вы учитесь хорошенько и оправдайте мою рекомендацію!

Она съ серьезнымъ и простодушнымъ видомъ кивнула головой.

- Конечно! Отъ всего сердца благодарю васъ! Вы очень добры ко мнъ... Я еще ничъмъ не заслужила такого отношенія. Теперь есть у меня здъсь—я не смъю сказать другъ—но человъкъ, который серьезно и честно относится къ моимъ планамъ. Я знаю, что я еще молода и глупа. Мнъ нужны чьи-нибудь совъты. Я въдь такъ одинока въ жизни!
- Вы?—удивленно спросилъ онъ. Конечно!—сказала Эрна.—Моя мать умерла давно, братьевъ и сестеръ у меня не было. Съ тъхъ поръ, какъ умеръ отецъ, я совершенно одна среди чужихъ людей. Женщины—особенно незамужнія и въ моемъ возрастъ-что онъ для меня? Въчные разговоры о хозяйствъ и работахъ, въчные поцълуи! И за всъмъ этимъ-ничего! Или нътъ-очень много-мужчина! Будущій мужъ! Самое важное въ жизни! А мужчины—съ молодыми и ръчи не можетъ быть о дружбъ. Если и попытаться, то конецъ одинъ – предложеніе выйти замужъ. Отъ болъе пожилыхъ--даже такихъ, какъ мой отецъ и его кружокъ-одинъ отвътъ: "Учись стряпать, дитя мое, и выбери себъ мужа"! И все это несчастное недоразумъніе, что не можетъ быть ничего средняго между синимъ чулкомъ и кухаркой и судомойкой. Я чувствовала себя такой одинокой, что прилетъла сюда. Но я не хочу жаловаться. Мнъ весело.

И я върю, что будетъ лучше!
Она почувствовала на себъ его взглядъ и подумала: онъ, конечно, не въритъ, хотя все это правда или почти правда—за исключеніемъ того, что касается Джона Генри ванъ-Леннепа. Ему, въроятно, показалось невъроятнымъ: такая дъвушка, какъ она—и одинока! Въ духовномъ отно-

шеніи, по крайней мъръ! А въ сер-

Но профессоръ не выразилъ никакихъ сомнъній.

- Итакъ, будемъ добрыми друзъями!—сказалъ онъ, пожимая ейруку, и она отъ всего сердца отвътила на это пожатіе.
  - Правда, друзьями?
  - Конечно!
- Это слишкомъ большая честь для меня! Жалкая ученица и такой знаменитый человъкъ!
- Это ужъ мое дѣло, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ! — сказалъ онъ равнодушнымъ тономъ.

Она ничего не отвътила, но стала, когда они пошли дальше, напъвать, смотря на распускающеся буки и голубое небо.

— Простите...— сказала она съулыбкой.—На меня что-то нашло... я чувствую себя такъ хорошо, какъта птичка на въткъ... у нея нътъникакихъ заботъ... и у меня сегодня тоже. Я настоящая полевая лилія и не думаю, что можетъ со мной случиться.

Быстрыми и эластическими шагами, слегка приподнявъ платье, она: пошла по лъсной тропинкъ. Профессоръ шелъ рядомъ.

— Значитъ, на вашемъ горизонтъ.

теперь ни одного облачка?

Она вдругъ сдълалась серьезной. — Есть! Оно тамъ, надъ Гейдельбергомъ, и сегодня вечеромъ, когда я вернусь домой, разразится гроза — съ громомъ и молніей. Не спрашивайте меня больше объ этомъ. Этосемейныя неурядицы. И ихъ нужно устранить!

— Я думалъ, что вы вполнъ независимы!

— Независима!—сказала она ръзкимъ и упрямымъ тономъ.—Я сирота, совершеннолътняя, имъю значительное состояніе. Никто на свътъне можетъ распоряжаться мною. Сегодня, впрочемъ, будетъ сдълана послъдняя попытка!

Она подумала, что теперь дълалъ цълый день безъ нея Джонъ Генри

ванъ Леннепъ. Отъ нетерпънія, въроятно, выходилъ изъ себя. Она знала его характеръ. Воскресенье безъ занятій въмаленькомъ чужомъ городкъ! Не могъ же онъ ходить съ толпой туристовъ или забавляться чъмъ-нибудь въ саду среди горожанъ! Прелести ландшафта и прогулки для него не имъли никакой цъны. Въроятно, по усвоенной имъ американской привычкъ, онъ долгіе часы неподвижно просидълъ у входа въ отель, устремивъ глаза въ землю и загадочно улыбаясь. Такіе часы самоуглубленія были обыкновенно очень опасны для его дъловыхъ противниковъ. Тогда составлялъ онъ боевые планы дальнъйшей опустошительной борьбы своего треста съ отдъльными фабрикантами и кончалъ обыкновенно тъмъ, что разсылалъ во всъ концы свъта, по телеграфу наборъ странныхъ словъ, понятныхъ только его единомышленникамъ. Эрна знала, что еще недавно онъ вызвалъ паденіе одной фирмы лаконической депешей: "алмазы, гіацинты, колибри".

Но довольно! Она закинула назадъ свою головку. Не нужно теперь думать о Джонъ Генри. Она пошла скоръе. И нога въ ногу, какъ два добрыхъ товарища, спустились

они по дорогъ къ ръкъ.

У Эрны заговорила совъсть, когда, подойдя къ берегу Неккара, она увидъла, что все общество ждетъ ихъ. Ей показалось, что у нъкоторыхъ дамъ было какое то странное выраженіе лица, и она поспъшила подойти къ г-жъ Аррасъ и завязать съ нею разговоръ. Но это оказалось не легко. Въ теченіе дня Эрна напрасно пыталась нъсколько разъ заговорить съ нею и каждый разъ въ ней оставалось непріятное чувство: да, въдь, это — переодътый мужчина!

Нельзя сказать, чтобы эта женщина, которая могла бы быть ея матерью, была съ нею неласкова; она даже улыбнулась нъсколько разъ, когда молодая студентка съ жаромъ заговорила объ общей женской обязанности самозащиты обмънялась съ ея мужемъ молчаливымъ взглядомъ. Но Эрна чувствовала, что поддержки, на которую она надъялась, у доктора Адріаны фонъ-Аррасъ она не найдетъ. Она спокойно и неуклонно отдалялась отъ внъшняго міра и, повидимому, далека была отъ міра чувствъ, свойственныхъ женщинамъ. Да, все, что она говорила о женщинахъ, носило легкій оттънокъ состраданія и насмъшки. Съ объими ея дочерьми Эрна тоже не могла разговориться. Старшая, жена лейтенанта Отти, съ розовымъ, какъ у куколки, и безъ единой мысли личикомъ, начала разговоръ перечисленіемъ полковъ и офицеровъ.

— У васъ въдь стоитъ второй

батальонъ 211-го полка?

 Да,—въжливо отвътила Эрна.— Это преимущество принадлежитъ намъ.

 Тамъ нѣтъ господина фонъ Целова, который прежде служилъ

въ гвардіи?

— Совершенно върно—онъ тамъ!— Эрна вздохнула. Этотъ господинъ фонъ Целовъ, легкомысленный мотылекъ, имълъ смълость, однажды во время котильона, просить ея руки.

— А каковы другіе офицеры?

— O, всъ они танцуютъ очень хорошо!

Наступила пауза. Жена лейтенанта попробовала еще оживить раз-

говоръ.

— Мы теперь стоимъ въ Страсбургъ, но надъемся на поступленіе въ военную академію. Въ Берлинъ такъ пріятно жить!

Эрна наклоненіемъ головы согласилась съ пріятностью жить въ Берлинъ и замолчала. Съ этой живой справочной книжкой для военныхъ у нея не было ничего общаго, такъ-же какъ и съмладшей ея сестрой Марго.

Та, повидимому, тоже мечтала о пестрыхъ эполетахъ и о томъ вре-

мени, когда, вырвавшись изъ отцовскаго дома, попадетъ въ водоворотъ гарнизонной жизни.

Между тъмъ стали садиться въ лодки. Эрна медленно отошла въ сторону. Она не хотъла оставаться вмъстъ съ консуломъ, который все время не сводилъ съ нея глазъ... она знала, что это значитъ, но оставалась совершенно равнодушной къ завоеванію этого стараго холостяка. Ея спутникъ, добрый старый майоръ, тоже сердилъ ее. Онъ уже въ третій разъ сегодня назвалъ ее "милостивый сотоварищъ" такимъ тономъ, который ей очень не понравился. Наконецъ она откровенно сказала ему: - Это, господинъ майоръ, contradictio in adjecto. Я для васъ или "милостивая государыня" — въ салонъ или товарищъ-въ аудиторіи. Смъшивать то и другое не годится. Выбирайте что-нибудь одно. Я предпочитаю аудиторію.

— А не непріятно это—находиться вмѣстѣ съ столькими молодыми людьми?—спросилъ консулъ, кашлянувъ и многозначительно прищуривъ глаза.

Эрна посмотръла на него черезъ плечо.

- Я, господинъ консулъ, и прежде часто находилась вмѣстѣ съ молодыми людьми сидѣла рядомъ съ ними въ концертахъ, театрахъ, на балахъ и обѣдахъ—и всѣ удивилисьбы даже, еслибъ я не позволила этимъ постороннимъ мужчинамъ брать меня за руки, обнимать за талію и кружиться со мной по залѣ. Различіе еще въ томъ, что въ аудиторію я прихожу не декольтированной!
- А вы не полагаете, что ваше появленіе вызоветь въ аудиторіи возбужденіе?

Эрнъ было непріятно чувствовать на себъ взгляды стараго донъ-Жуана.

— Знаете-ли, господинъ консулъ, — сказала она, — гейдельбергскій университеть существуеть болье пятисоть льть. Онъ вышель побъ-

дителемъ изъ всѣхъ неурядицъ и войнъ. Неужели горсть молодыхъ дѣвушекъ въ состояніи потрясти это гордое зданіе? Неужели это сдѣлаетъ присутствіе въ немъ нѣсколькихъ скромныхъ молодыхъ женщинъ? Я не такого высокаго мнѣнія о себѣ и о своихъ сестрахъ! Съ другой стороны, я самаго высокаго мнѣнія о преподавателяхъ и учащихся въ Ruperta Carola. Впрочемъ, о всемъ этомъ лучше спросить тѣхъ молодыхъ людей!

Чтобы избавиться отъ консула, она проскользнула по лодкъ, уже отошедшей отъ берега и медленно подвигавшейся впередъ по гладкой, какъ зеркало, поверхности ръки, къ ея носу и съла рядомъ съ stud. jur. et com. Отто Гельмутомъ и его двумя товарищами, которые, съ сдвинутыми на затылокъ пестрыми шапочками, обсуждали вполголоса какуюто дуэль со всъми ея замъчательными подробностями. Молодые люди, смущенные и повидимому польщенные ея вниманіемъ, замолчали и улыбнулись ей. Эрна тоже улыбнулась. Она чувствовала свое превосходство двадцатидвухлътней женщины надъ юношами 18 — 19 лътъ. Это было чувство если не матери, то по крайней мъръ тетушки и-полнъйшая увъренность въ себъ.

— Мнѣ хотѣлось-бы кое-что спросить у васъ! — весело сказала она. — Только не пугайтесь. Представьте себѣ, что вслѣдствіе необычайнаго стеченія обстоятельствъ, пари или по какому-нибудь другому случаю — вы въ аудиторіи. Все-же это возможно, не правда-ли?

Отто Гельмутъ фонъ-Аррасъ придалъ своему хорошенькому юношескому личику многозначительное выраженіе.

— Я уже три раза былъ тамъ. Въ самомъ началъ. Надо-же посмотръть на профессоровъ, которыхъ будешь слушать!

— Я тоже быль нъсколько разъ! —сказаль его сосъдъ, стройный молодой человъкъ съ меланхолическимъ

взглядомъ и темнымъ пушкомъ на верхней губъ.

Третій молчалъ съ многозначительной миной. У него были острыя старообразныя черты лица; вмъсто пестрой шапочки на головъ у него надъ большими оттопыренными ушами, была легкая сърая дорожная шапочка, подъ которой повязка изъ салициловой ваты скрывала полученные имъ при фехтованіи шрамы. Отъ него шелъ сильный запахъ іодоформа, свидътельствовавшій о его принятіи въ корпорацію, что для другихъ было еще далекой, туманной, но пріятной картиной.

— Итакъ, когда вы сидите въ аудиторіи, — продолжала Эрна, — входитъ вдругъ и садится около васъ молодая дама, — помъшаетъ она вамъ?

Отто Гельмутъ бросилъ на нее удивленный взглядъ.

— О, да! — простодушно сказалъ онъ потомъ.

Этотъ неожиданный отвътъ нъсколько смутилъ студентку.

— Нътъ, я хотъла сказать... будете-ли вы мъшать дамъ, которая спокойно сидитъ и пишетъ?

Студентъ живо запротестовалъ.— О, нътъ! Конечно, нътъ!

И товарищъ его тотчасъ-же прибавилъ: — Мы — джентельмены и знаемъ, какъ обходиться съ дамами!

Въ душъ, однако, они испытывали смущение и безпокойство. Это было что-то новое! Передъ ними сидъла дъвушка, которая относилась къ ученью совершенно серьезно и считала посъщение лекцій обязательнымъ. Такое явленіе въ сущности очень импонировало имъ, но по своей странности совершенно не подходило къ тому мірку, какимъ они представляли себъ свой университетъ.

Мірокъ этотъ они знали очень хорошо: вотъ цвѣтъ и краса его — студентъ, принадлежащій къ корпораціи, ограниченный извнѣ стѣнами величаваго помѣщенія S. C, внутренно — соревнованіемъ корпорацій

съ ихъ многочисленными подраздъленіями и развътвленіями; вотъ предметъ глубокой ненависти студентовъ-корпорантовъ, добивающійся цвътного значка академикъ, съ которымъ, несмотря на въковую непріязнь, настоящій студентъ не обмънялся ни однимъ ударомъ клинка; вотъ благочестивые противники дуэлей, которые не могутъ видъть крови, но при различныхъ торжествахъ парадируютъ съ оружіемъ въ рукахъ — смѣшные, достойные состраданія люди; — вотъ огромная масса студенчества, не принадлежащаго къ корпораціямъ, на которыхъ смотрятъ съ презрительнымъ равнодушіемъ; вотъ, наконецъ, многочисленные иностранцы, о которыхъ вообще много не думалъ никто и къ которымъ относились съ холодной въжливостью, когда они случайно появлялись на пирушкахъ --все, однимъ словомъ, въ этомъ міркъ было твердо установлено разъ навсегда-- вражда и дружба, братство и защита чести, раздробленіе на сотни отдъльныхъ частей, разъединенныхъ въковой враждой и застывшихъ въ древнихъ формахъ; представляло здъсь уменьшенную копію нізмецких средних візковъ, въ глубинъ которыхъ терялось основаніе университета. Для женщины здъсь не было мъста. Появленіе ея и мъсто для нея не были предусмотръны. Всъмъ извъстно было, какъ слъдуетъ относиться къ собрату по корпораціи, какъ-къ "дикимъ", какъ къ учащимся японцамъ. А къ дамъ, къ которой не примънимъ ни одинъ изъ принциповъ студенческой жизни?

Изъ этого затруднительнаго положенія вывель объихъ студентовъ третій, въ сърой шапочкъ. Какъ сынъ и наслъдникъ одного изъ крупныхъ дворянъ восточныхъ провинцій, онъ обладалъ манерами юнкеровъ и небрежно картавилъ въ разговоръ, что въ южной Германіи особенно бросалось въ глаза.

Итакъвы серьезно хотите учить-

ся?—спросилъ онъ, разсъянно улыбаясь, какъ бы думая о какой-то остроумной шуткъ, о которой ему разсказывали.

Если вы ничего не имъете противъ этого, графъ, – сказала Эрна.
 Кромъ этогомнъ ничто немъщаетъ!

- Въ такомъ случаѣ мнѣ нечего сказать! сухо возразилъ молодой графъ.—Но скажите: вѣдь прежде дамы не учились?
- Нътъ, потому что имъ не позволяли.
- И это должно же имъть какіянибудь основанія!. Если что нибудь было запрещено въ теченіе пятисотъ лътъ, то долженъ же быть смыслъ въ такомъ запрещеніи!
- О, да! Вы хорошій фехтовальщикъ, графъ?

Польщенный студентъ улыбнулся. — Порядочный, фрейлейнъ, порядочный!

— Ну, видители... а моя рука слаба. А я не могла бы дъйствовать рапирой. И вотъ единственная причина запрещенія въ теченіе пяти въковъ! Слабъйшую половину рода человъческаго держали вдалекъ отъ науки! Но время господства силы прошло! Настало наше время! И теперь мужчину, который не умъетъ драться, вы можете еще подавить вашимъ презръніемъ, но женщину — нътъ!

Худое интеллигентное лицо молодого графа приняло озабоченное выраженіе.

- И вы думаете, что учащихся женщинъ будетъ все больше и больше?
  - Конечно, графъ!
  - Въ концъ концовъ сотни!
- Въ Берлинъ и теперь уже ихъ сотни!

Студентъ посмотрълъ испуганно на товарищей.

-- Но въдь это было бы ужасно...

Обратитесь къ полиціи! — посовѣтовала ему Эрна.

— Можетъ быть, еще есть время издать запрещеніе!—Это... это непостижимо! Это невозможно! Въдь, это настоящій переворотъ... Въдь, если

всюду здъсь будутъ кишъть женщины, то что же станется съ духомъ студенчества?.. Я, право, думаю, что

вы шутите, фрейлейнъ!

— Нътъ!—сказала Эрна. Она замътила, что въ лодкъ всъ притихли и прислушиваются къ ихъ разговору. — Я буду говорить съ вами совершенно серьезно. Вы правы, видя въ студенческихъ корпораціяхъ идеалъ всъхъ мужскихъ доблестей --- храбрости, дружбы, строгой дисциплины, любви къ отечеству. Но есть ли это идеалъ только студенческихъ добродътелей? Какъ вы, думаетъ каждый офицеръ, каждый настоящій нъмецъ. Задачи высшей школы не въ томъ, чтобы проливать кровь или неумъренно пить пиво! Въ васъ, господа херуски, живетъ еще духъ среднихъ въковъ, а передъ вами, въ лицъ моемъ, дитя двадцатаго стольтія. Не довъряйтесь мнъ. Я злейшій врагь, чемь самый сильный вашъ противникъ въ фехтованіи изъ враждебной вамъ корпораціи!

Маленькій графъ разсердился. — Въ фехтованіи, фрейлейнъ, дамы не понимаютъ ничего. То, на что вы нападаете, вся романтика нъмецкой

студенческой жизни...

— Романтику можно понимать различно!—сказала Эрна.—Я нахожу гораздо болъе романтичнымъ, когда молодая дъвушка посъщаетъ университетъ, чъмъ когда двое юношей, которые ничего другъ другу не сдълали, принимаются съ средневъковыми церемоніями раскраивать себъ носы...

— Это, однако, требуетъ мужества!

—сухо возразилъ графъ.

— Я думаю, что гораздо болъе требуется мужества отъ дъвушки, желающей сдать экзаменъ на аттестатъ зрълости, чъмъ отъ студента, парирующаго ударъ. Впрочемъ, не безпокойтесь: ваша поэзія будетъ процвътать, и я откровенно сознаюсь, что, какъ женщина, я не могу имъть никакого понятія и сужденія относительно пролитія крови и поглощенія пива. Но наряду съ этимъ или,

лучше сказать, надо всъмъ этимъ процвътетъ въ нъмецкихъ университетахъ новая поэзія—поэзія духовной работы женщинъ! И посмотримъ, кто побъдить во мнъніи свъта!

Ея молодой противникъ плотнъе надвинулъ свою шапочку на уши, чтобы предохранить горящіе еще шрамы отъ свъжаго воздуха. Онъ не могъ найти возраженій, и ръзко, сухо, увъренно сказалъ:

 Однимъ словомъ, дамамъ не мѣсто въ университетъ!

При этомъ онъ искривиль въ злую усмъшку свое худощавое лицо, на которомъ пробивался первый пушокъ бородки. Вотъ это ловко! Товарищи должны видъть, что онъ, лучшій фехтовальщикъ въ корпораціи, не позволилъ одержать надъ собою верхъ женщинъ! Къ его удивленію Эрна осталась совершенно спокойной. Казалось, что, говоря съ нимъ, она обращается, поверхъ его покрытой іодоформомъ и ватой головы, къ кому-то другому.

— Итакъ, въ университетъ мъсто не намъ, а вамъ! — сказала она. —Я научу васъ кое-чему лучшему, графъ. Не волнуйтесь и выслушайте меня.

Въ теченіе пятисотъ літь поко-, лъніе за поколъніями старались возвести это гордое зданіе, Ruperta Carola, сдълать изъ него сокровищницу науки, какихъ не много на свътъ. Двери этой сокровищницы открыты передъ вами, аудиторіи приготовлены для васъ, на кафедрахъ сидятъ, поджидая васъ, знаменитъйшіе ученые, но вы и не думаете приходить. Для васъ завтраки съ возліяніями или игра клинками имъютъ гораздо большее значеніе. Теперь дальше: вы происходите изъ благороднаго дома. Нужны были стольтія, чтобы доставить вамъ свободу, богатство, образованіе, все, что нужно для занятій наукой. Повърьте мнъ: какъ дочь фабриканта, я знаю это хорошо; мой отецъ часто разсказывалъ мнъ, какое стремленіе къ образованію замізчается въ низ-

шихъ слояхъ народа. Есть мужчины и женщины, которые алчутъ и жаждутъ знанія, но судьба обрекла ихъ на монотонную фабричную работу. Двери высшей школы для нихъ закрыты. Онъ широко раскрыты предъ вами, однимъ счастливцемъ изъ сотенъ несчастныхъ, которому многіе горячо завидуютъ. А вы что дълаете? Вы проводите время въ кофейныхъ за игрою въ скатъ. Наконецъ, вотъ что: вы--мужчина, представитель своего рода и гордость семьи! Когда я родилась, то всъ говорили: "Жалко, что это дъвочка"! Не только въ теченіе стольтій или полтысячи лътъ, но въчно вы были повелителями, а мы, женщины, довольствовались мъстечкомъ, которое вы удъляли намъ въ своей духовной жизни! Посмотрите теперь въ аудиторію — тамъ стоятъ ряды пустыхъ скамеекъ, на которыхъ должны сидъть вы! Робко, на кончикахъ пальцевъ входимъ мы сюда, чтобы присъсть на свободную скамейку и немножко поучиться чему-нибудь, пока вы занимаетесь дуэлями и пирушками, и слышимъ вдругъ: "вонъ"! Пусть лучше слова премудрости раздаются здъсь для однъхъ стънъ, чъмъ услышатъ ихъ женшины! И вотъ вы не только не работаете сами, но еще и другимъ мъшаете исполнять то, что составляетъ ваши обязанности! О, я знаю, что вы скажете мнъ, графъ! Вы скажете, что вы молоды и что надо пользоваться жизнью! Но еслибъ я была мужчиной, то воспользовалась бы своей молодостью иначе, чемъ вы!

Глаза еязасверкали. Она продолжала съ жаромъ—Я широко раскрыла бы свое сердце, чтобы въ него вошло все, что есть свътлаго, прекраснаго и радостнаго въ Божьемъ міръ и здъсь, въ долинъ Неккара. И я широко раскрыла бы свой умъ, чтобы въ него устремился весь свътъ науки старой, почтенной Ruperta Carola и чтобы онъ пробудилъ во мнъ все, что есть во мнъ хорошаго; и я широко раскрыла бы руки и протянула

бы ихъ товарищамъ, чтобы имъть въ жизни какъ можно больше друзей вмъсто того, чтобы враждебно относиться къ молодымъ людямъ, которые могутъ дать вамъ удовлетвореніе на дуэли, и презрительно---къ тъмъ, которые не могутъ этого сдълать. Вотъ что называю я молодостью, вотъ что значитъ, по-моему, пользоваться свободою и юностью такъ, чтобы во всю послъдующую жизнь она представлялась вамъ чуднымъ сномъ. И позвольте сказать вамъ, графъ, что торжественныя слова -"Женщинъ нътъ мъста въ университетъ"!-- приводятъ меня только въ веселое настроеніе. Женщинъ есть тамъ мъсто, она вошла уже въ университетъ и, повърьте мнъ, останется тамъ!

Эрна откинулась назадъ. говорила горячо. Позади себя она слышала глухой говоръ остального общества, которое слъдило за ея словами; передъ нею сидъли студенты, задумчиво играя тросточками съ такимъ выраженіемъ, которое ясно говорило: ---, Она завлекла насъ въ неизвъстную намъ область. И на душъ какъ-то непріятно. Помолчимъ лучше"! Эрна почувствовала, что на плечо ея легла чья-то рука, обернулась. Позади нея стоялъ профессоръ фонъ Аррасъ. Онъ кивнулъ ей, какъ доброму товарищу. —Я опять наговорила слишкомъ много, сказала Эрна нъсколько смутившись. Она замътила, что всъ взоры были устремлены на нее...—У меня все еще что на умъ, то и на языкъ. И я высказываю все, что у меня на душъ. Надо отвыкать отъ этого. Теперь я буду молчать и смотръть на окрестности. Но прежде дайте мнъ ваши руки, господа "Херуски!" Примиримся и будемъ опять въ хорошихъ отношеніяхъ! Желаю вамъ успъха въ вашихъ дуэляхъ и пирушкахъ!

Я не такъ зла, какъ кажусь!

Они пожали другъ другу руки. — Желаю и вамъ успъха въ вашихъзанятіяхъ, фрейлейнъ! — сказалъ маленькій графъ. Онъ, какъ самый умный изъ троихъ, нъсколько задумался надъ словами Эрны.

А лодка плыла все дальше и дальше по Неккару, между высокихъ лъсистыхъ горъ, на склонахъ которыхъ, какъ орлиныя гнъзда, лъпились разбойничьи замки, мимо цвътущихъ деревень и старыхъ стънъ укръпленій, мимо виноградниковъ и красивыхъ дачъ. Слъва, въ изгибахъ ръки, все величавъе и величавъе выростали сверкающія солнцъ красноватыя каменныя громады. Башни и дворцы, высокія крыши и ствны замковъ горъли подъ лучами заходящаго солнца, охваченные его пламенемъ и сами испускающіе пламя, останки погибшей грозной красоты, господствующіе надъ мирнымъ городкомъ, изъ котораго меланхолически подымались къ вечернему небу колокольни; за нимъ въ сумракъ виднълась благословенная рейнская долина. Лодка понеслась быстръе. Волны съ громкимъ плескомъ ударялись о нее. Она была на срединъ ръки, тамъ, откуда старый Гейдельбергъ кажется красивъе и привлекательнъе всего.

Здѣсь, по старинному обычаю, проѣзжающіе въ лодкахъ пѣли сложенную Шеффелемъ пѣснь Неккару. Теперь студенты затянули ее, но голоса ихъ звучали неувѣренно и рѣзко и они оглядывались, какъ бы ища помощи.

Эрна не могла удержаться. Она встала и, обратившись къ замку, съ увлажненными глазами, какъ передъ какимъ-то чудомъ, распростерла руки.

И тихое нестройное пъніе студентовъ покрылось ея звонкимъ, хорошо обработаннымъ сопрано:

О Гейдельбергъ нашъ славный, Нашъ старый Гейдельбергъ! На Рейнъ есть ли равный По красотъ тебъ!

Она стояла, какъ свътлое олицетвореніе жизнерадостности, какъ и вчера, въ сіяніи послъднихъ лучей, когда золотистый свътъ нъжно окутывалъ ее подъ деревьями цвътущаго сада. Только теперь, въ этомъ сказочномъ свътъ, она стояла, выпрямившись своимъ молодымъ и стройнымъ тъломъ во весь ростъ, закинувъ назадъ хорошенькую головку,—она казалась въ какомъ-то сладкомъ забытьи отъ того, что видъла передъ собой и что пъла.

При слѣдующей строфѣ произошла остановка, потому что не всѣ хорошо знали текстъ. Но Эрна, не оборачиваясь воскликнула:—Я знаю это наизусть! и благодаря ей пѣсню пропѣли до конца, который особенно подходилъ по настроенію къ ней и сегодняшнему дню:

> Я не поддамся горю. Я съ скукой распрощусь— Тотчасъ коня пришпорю И къ Неккару помчусь!

— И къ Неккару помчусь!—повторила она припъвъ такъ звонко, что гуляющіе на берегу остановились, прислушиваясь. Она опустила руки и, улыбающаяся и нъсколько смущенная, съ покраснъвшими щеками и блестящими глазами, посмотръла вокругъ себя. И вдругъ глаза ея встретились съ взглядомъ, который испугалъ ее. — Господи, что это профессоръ фонъ Аррасъ такъ смотритъ на меня? подумала она и поспъшила състь. - И, въроятно, онъ смотрълъна меня все время, покая пъла! Можетъ быть, я пъла слишкомъ громко? Можетъ быть, это неприлично? Нътъ! Такое невинное объясненіе не могло удовлетворить ее.

Она тяжело вздохнула, опустивши глаза и стараясь подавить мысль, которая невольно пробудилась въ ней, — безумную, невъроятную мысль.

Наконецъ, ей удалось это.—Ахъ, это не больше, какъ случайность!— думала она, когда лодка проходила подъ мостомъ. — Простая случайность! Такіе ученые имѣютъ привычку пристально смотрѣть на человѣка, а сами въ это время думаютъ о древнихъ ассирійцахъ или человѣкоподобныхъ обезьянахъ на Явѣ. Что объ этомъ думать? И опять ею овладѣла непринужденная весе-

лость. Она подняла голову и увидъла странное зрълище. Совсъмъ близко отъ нея по тихому здъсь теченію плыла коричневая лодка, надъ высокими бортами которой виднълись лишь головы находящихся въ ней; -- они сидъли, повидимому, на самомъ днъ лодки, рука объ руку, и предоставили челну плыть, куда ему вздумается. Эрнъ прежде всего бросилась въглаза апостольская голова съ взъерошенными бълокурыми волосами и нервнымъ лицомъ-она сейчасъ же узнала доктора Бонифера; рядомъ съ нимъ бълокурая, какъ у тиціановскихъ мадоннъ головка съ дътской прической á la Боттичели, необыкновенно хорошенькое, печальное личико съ большими глазами.

По всъмъ признакамъ это была та прерафаэлитка, Дина Шпильфогель, которую съ такимъ горькимъ и ревнивымъ чувствомъ описывала ей Мета Виггерсъ.

Бониферъ и его дама курили сигаретки и молча задумчиво смотръли вдаль. Міръ, повидимому, пересталъ существовать для нихъ, по крайней мъръ, до тъхъ поръ, пока объ лодки не столкнулись.

— Да оттолкнитесь же вы, тамъ! сердито закричалъ имъ лодочникъ. Не умъете грести, такъ сидъли бы дома!

Докторъ Бониферъ осторожно всталъ, сълъ на скамью и поклонился Эрнъ. У него былъ озабоченный и возбужденный видъ. — Скажите, ради Бога, началъ онъ, — фрейлейнъ Виггерсъ не больна?

- Нътъ. Почему вы такъ думаете?
- Да потому, что когда я сегодня еще разъ зашелъ къ ней, ея не оказалось дома... Не оказалось дома!
- И вы думаете, что если въ воскресенье человъкъ не сидитъ дома, то это признакъ болъзни? Эрна разразсмъялась въ лицо высокому блондину. Она внутренно торжествовала, что съмя возмущенія, которое она посъяла среди подругъ, уже взо-

шло. — Я считаю это противоположнымъ признакомъ.

Бониферъ отвътилъ не сразу.—
— Ну, да... сълогической стороны... вообще же... я, между прочимъ, встрътимся тамъ съ господиномъ, который настойчиво распрашивалъ о васъ... господинъ ванъ Леннепъ...

Эрна вздрогнула.—Ахъ, да!—равнодушнымъ тономъ сказалъ она.—Я совсъмъ забыла! Это мой двоюродный братъ, который хотълъ навъстить меня мимоъздомъ. Купецъ съ Рейна!

— Совершенно върно! Онъ говорилъ съ большимъ знаніемъ дъла о курсахъ и акціяхъ. Но его взгляды на женское движеніе...

— Ахъ, лучше бы онъ не говорилъ объ этомъ! — Сильнымъ движеніемъ Эрна разъединила лодки. Но прежде чѣмъ это удалось ей, изъчужой лодки поднялась дама съ прической а la Боттичели и съ дѣтски-довѣрчивымъ видомъ протянула ей руку.

— Я — Дина Шпильфогель! — сказала она мягкимъ и любезнымъ тономъ. — А вы, какъ я поняла изъразговора, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ? Не правда ли? Бониферъ много говорилъ мнъ о васъ. Мы должны познакомиться. Мы всъ должны соединиться для борьбы. Одна — за всъхъ, всъ за одну. Вы придете ко мнъ? Да?

И она взяла новую сигаретку въ свой ротикъ Мадонны и улыбнулась съ кроткимъ и страдальческимъ видомъ. Лодка медленно отошла въ сторону.

— Съ удовольствіемъ!—отвътила слегка озадаченная Эрна. Собственно, если Дина желала знакомства, то должна была бы первая сдълать ей визитъ. Но, можетъ быть, ей не хотълось этого изъ-за Меты Виггерсъ.

Эрна ръшила во всякомъ случать постить ее, когда представится возможность. Этотъ меланхолическій ангелъ, который снова скрылся въ лодкт съ своимъ нервнымъ

бълокурымъ покровителемъ, интересовалъ ее. Это была новая, можетъ быть, безполезная, но пестрая разновидность, легкомысленная колибри, которая такому серьезному человъку, какъ кандидатъ филологіи Мета Виггерсъ, конечно должна была казаться воплощеннымъ безуміемъ.

Лодка пристала къ берегу. Всъ вышли. Эрна, набравшись смълости, подошла къ профессору. Ей хотълось устранить всъ сомнънія.

— Мнъ предстоитъ трудное дъло, господинъ профессоръ! — откровенно сказала она, протягивая ему на прощанье руку. — Споръ съ родственниками — быть или не быть мнъ въ Гейдельбергъ! И мнъ хотълось прежде спросить васъ: дъйствительно ли я могу разсчитывать на вашу дружбу?

Профессоръ казался теперь со-

вершенно спокойнымъ.

Да, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ, можете!

— Значитъ, я могу, когда мнъ нужно будетъ, съ полнымъ довъріемъ обратиться къ вамъ за совътомъ и помощью?

— Когда угодно!

Эрна вздохнула съ облегченіемъ; теперь ей стало стыдно той мысли, которая пришла ей подъ мостомъ. Нътъ, ничего подобнаго не было!

-- Отъ всей души благодарю васъ, г. профессоръ! —сказала она. —И за сегодняшній чудный день тоже! Теперь же нужно домой! Меня, въроятно, уже ждутъ!

Она простилась со всъмъ обществомъ и опять, когда фрау фонъ Аррасъ подала ей руку и выразила желаніе скоро увидъться съ ней снова, Эрна внутренно содрогнулась. Она боядась этой женщины. Все въ ней было такъ ясно, холодно, разумно и безжизненно—и отъ какой это особенности происходило, трудно было опредълить. По костюму, манерамъ, разговору—она была настоящая дама, при этомъ отличная хозяйка и прекрасная мать

и далеко не походила на синій чулокъ. И несмотря на это она производила расхолаживающее впечатлъніе не только на мужчинъ, но и на женщинъ. Отто Гельмутъ приподнялъ свою шапочку и предложилъ Эрнъ проводить ее домой. И ее снова развеселила мысль, что среди бълаго дня она, человъкъ уже взрослый, должна искать защиты у этого полуребенка!—Не безпокойтесь, никто меня не похититъ! -- сказала она ему и, еще разъ поклонившись всвиъ, направилась въ ближайшую улицу. Но, пройдя на другой конецъ ея, она испугалась и пожелала, чтобы около нея оказался провожатый: на улицъ опять стоялъ люксембуржецъ съ своимъ худымъ актерскимъ лицомъ и преувеличенно элегантнымъ костюмомъ; онъ ждалъ ее! Это несомивино! Въ его глазахъ она лишь лакомая добыча, одиномолодая женщина, которую можно оскорблять какъ угодно! Онъ пошелъ ей навстръчу и съ униженно-ласкательной улыбкой приподнялъ шляпу. Повидимому, онъ хотьль снова попытаться заговорить съ нею. Гиввъ закипвлъ въ Эрив, и пальцы начали зудъть отъ желанія дать ему пощечину. Но благоразуміе побъдило: она повернулась и пошла, какъ только могла, скоро къ тому мъсту, гдъ остановилась лодка. Теперь, конечно, онъ оставитъ ее!-Общество почти уже разошлось съ берега. Лишь три студента стояли еще тамъ въ тяжеломъ раздумьи, какъимъпровести воскресный вечеръ, и при появленіи Эрны удивленныя лица. Отто сдѣлали Гельмутъ подбъжалъ къ ней.

— Вы что нибудь потеряли, фрейлейнъ?

— Нътъ, сказала Эрна, полусмъясь, полусердито. Ничего, кромъ терпънія. Тутъ есть какой-то невыносимый господинъ, который преслъдуетъ меня по пятамъ... я пройду теперь въ этотъ переулокъ—онъ тогда потеряетъ мой слъдъ. Прощайте!

Она поспъшно завернула за уголъ.

Въ то время, какъ молодой студентъ ръшился ради безопасности Эрны слъдовать за ней на нъкоторомъ разстояніи, появился опять и люксембуржецъ, осмотрълся, какъ бы ища что-то и, благодаря инстинкту и опытности своей въ такихъ дълахъ, тотчасъ же принялъ върное направленіе. На углу оба столкнулись Они были врагами съ того времени, когда корпорація "Херускіи" отказала въ гостепріимствъ этому подозрительному господину. Но сегодня онъ объ этомъ не думалъ ---ему предстояло болъе важное дъло.—Pardon,—пробормоталъ онъ и хотълъ идти дальше. Студентъ загородилъ ему дорогу. --Пожалуйста, остановитесь на минуту!--сказалъ онъ, въжливо поклонившись.

— Извините... мнъ некогда!—Дидерихсъ хотълъ опять завернуть за уголъ, но Отто Гельмутъ опять сталъ передъ нимъ.

 Потерпите одну минуту, господинъ Дидериксъ!

— Вы не позволяете мнъ пройти, баронъ?

 Позволю себъ задержать васъ на одну -- двъ минуты.

— А почему, смъю спросить?— Въ виду приближающагося столкновенія молодые люди становились все въжливъе и въжливъе,

— Потому, что я не хочу, чтобы вы оскорбляли молодую даму, которая бываетъ въ домъ моихъ родителей!

На минуту Дидериксъ почувствовалъ себя смущеннымъ, но, когда онъ увидълъ насмъшливое и злорадное выраженіе лицъ двухъ другихъ студентовъ и замътилъ, что преслъдованію его помъшали, старая злоба на "Херускію" поднялась въ немъ опять.

— Вы не имъете права приказывать мнъ, баронъ. Уйдите съ дороги!

 И не подумаю, г. Дидериксъ!
 Тогда я силой проложу себъ дорогу!

— Лучше не пробуйте!—хладно-

кровно посовътовалъ ему студентъ. Но тотъ, пробормотавъ какое-то французское бранное слово, уже схватилъ его за плечо и старался столкнуть съ тротуара на мостовую.

Онъ не разсчиталъ силы противника. Въ лицо ему попалъ такой ударъ кулакомъ, что все запрыгало у него передъ глазами и, отшатнувшись, онъ почти безъ сознанія долженъ былъ прислониться къ стънъ. Наконецъ, глаза его снова оживились; злыя искорки засверкали въ нихъ.

- Я дамъ вамъ знать о себъ!—
   тихо сказалъ онъ.
  - Пожалуйста!
- Отто не поклонившись медленно пошелъ съ товарищами. Только теперь онъ сообразилъ, что произошло. Предстояла дуэль на самыхъ тяжелыхъ условіяхъ—на пистолетахъ, конечно; относительно этого нечего было терять словъ...
- Вмъсто того, чтобы, какъ онъ думалъ, предаться завтра рыцарской забавъ—скрестить съ къмъ нибудь клинки въ старинномъ веселомъ залъ Гиршгассе, ему предстояло серьезное дъло чести—на жизнь или смерть, гдъ-нибудь въ уголкъ лъса, на солнечномъ восходъ.

Эта мысль настроила его торжественно. Онъ, разумъется, не испытывалъ ни малъйшаго чувства страха, сознавалъ лишь, что въ его молодую жизнь вошло что-то важное, значительное. Тоже думали и оба его товарища. Молча и съ серьезнымъ выраженіемъ на гладкихъ, полудътскихъ еще лицахъ они спъшили сообщить важное извъстіе покрытому шрамами главъ своей корпораціи.

Эрна ничего этого не замътила. На довольно большомъ разстояніи отъ угла она ръшилась, наконецъ, остановиться у мясной лавки, въ окнахъ которой отражалась улица. Слава Богу! Назойливая тънь исчезла! Дальше она пошла уже медленнъе, и походка ея становилась все болъе и болъе неръшительной. Еслибъ не

было этого разговора съ бывшимъ женихомъ! Или, еслибъ знать, по крайней мфрф, что онъ задумалъ! Онъ-опасный противникъ! У него всегда въ запасъ какое-нибудь оружіе-хотя бы въжливость. Когда хотълъ, онъ могъ обернуть человъка около пальца. Но съ ней ему не посчастливится. Она старалась вооружиться хладнокровіемъ и сдълать видъ, что случилось самое обычное и необходимое дъло, которое такой умный человъкъ, какъ онъ, долженъ, конечно признать. Принять такой тонъ—самое лучшее по отношенію къ нему. Надо держать себя сдержанно, дъловитоподобно ему самому.

И все-таки... все-таки. На душъ у нея было не весело. Она сердито дала на себя окрикъ, подняла голову и поспъшно пошла впередъ.

Ахъ, будь, что будетъ. Она посмотръла передъ собой и вдругъ ей показалось, что впереди идетъ человъкъ, необыкновенно похожій на него. Похожій до смъшного! Она сказала себъ, что это его двойникъ, но уже навърно знала, что это онъ самъ. У нея явилась увъренность да, это онъ!

Подходилъ ръшительный моментъ. Эрна удивилась себъ, какъ спокойно чувствовала она себя, и неожиданно начала думать о разныхъ мелочахъ. Ей пришло въ голову: ахъ, еслибъ онъ пересталъ носить эти ужасные съро-зеленые англійскіе галстухи!

Въ Германіи ихъ не носятъ. Но ему, конечно, это безразлично. И говорить объ этомъ ему—напрасно!

Она глубоко перевела дыханіе, придала спокойное выраженіе лицу и остановилась, чтобы подождать его. И въ страхъ у нея все еще сохранялась безумная надежда—нътъ, это не онъ!—а въ то же время она думала, что еще шаговъ за пятьдесятъ его можно узнать по нервной и въ то же время увъренной англо-саксонской походкъ.

Пер. М. Кондратьевой.

Digitized by Google



## Писатели-индивидуалисты.

III.

## л. АНДРЕЕВЪ.

"Но скажите, братья мон: если у человъка нътъ еще цъли, не значитъ ли это, что доселе еще нътъ самого человъчества". (Нициие)

"Человъкъ—канатъ, протянутый между животнымъ и сверхчеловъкомъ и висящій надъ бездною.

(Онъ-же).

Въ 1901 г. появилось 1-е изданіе 1-го тома произведеній Л. Андреева. Быстро и довольно ярко зажглась литературная звъзда новаго писателя индивидуалиста. Самое посвященіе этого сборника А. М. Пъшкову (Горькому) показываетъ, кого признавалъ Андреевъ своимъ учителемъ и къ какому направленію сознательно примкнулъ.

Иидивидуализмъ въ своемъ широкомъ развътвленіи—вотъ общая исходная точка двухъ субъективно слишкомъ различныхъ писателей. Въ то время, какъ М. Горькій яркими красками спокойно рисуетъ сильное, гордое собою "я", торжествуя побъду этого недавняго узника, и еще осторожно заглядываетъ въ рытвины его будущаго, гдъ уже мерещится грозный призракъ одиночества, -Л. Андреевъ останавливается на этомъ послъднемъ моменть и, проникая въ глубины внутренней обособленности и разъединенности личности отъ общаго, -- съ ужасомъ проводитъ роковую черту, намъченную въ ней. Отсюда и недоумфніе одного изъ критиковъ произведеній Л. Андреева, кн. Урусова,\*) спрашивающаго, почему для проповъди индивидуализма авторъ избралъ столь безсильныхъ или безумныхъ людей. Между тъмъ Л. Андреевъ и не думаетъ проповъдывать индивидуализмъ, какъ желанное явленіе въ своихъ произведеніяхъ, порою, бьющихъ на эфектъ, гдъ такъ сто слышится крикъ боли, вырывающійся изъ настрадавшейся души: Л. Андреевъ является яркимъ выразителемъ кризиса и болъзненности индивидуализма въ данный моментъ его развитія.

Въ этомъ Л. Андреевъ является истиннымъ послъдователемъ М. Горькаго: въ своихъ произведеніяхъ онъ развиваетъ то, что у М. Горькаго осталось еще невыясненнымъ, едва намъченнымъ.

Этому могли способствовать и различныя условія жизни писателей, въ которыхъ впервые складывалось ихъ творчество. Та среда, въ которой нѣкогда жилъ М. Горькій и изобразителемъ которой онъ явился, только-что начинаетъ страдать той болѣзнью, какой давно ужъ болѣетъ интеллигенція.

Разобщенность, разъединенность, эти симптомы кризиса индивидуализма конечно, больше, сильнъе и раньше всего должны были сказаться на небольшой горсти, которая давно уже отдълилась отъ толпы и върезультатъ, не сдерживаемая и не связанная ею, разбрелась въ разныя стороны другъ отъ друга, разбилась на маленькія кучки, соединенныя между собою чисто механической

связью (вродъ игры въ карты въ "Большомъ шлемъ"), тотчасъ же распадающіяся на мелкія единицы при нарушеніи ея.

Чувство общности въ его сознательности и силъ, какъ высшая стадія самопознанія личности, въ интеллигенціи еще не проснулось.

Между тъмъ индивидуализмъ достигъ своей крайней степени, личность коснулась уже той границы, гдъ требуются объединенныя силы массы, и перешагнуть которую она одна не въ состояніи. Въ страхъ она стоитъ передъ нею, мятется изъ стороны въ сторону и ни откуда не видитъ выхода. А масса робкими и тихими шагами подвигается впередъ, только что начиная съ пробужденія личности.

Получается два конца и трудно ихъ связать—такая бездна ихъ раздъляетъ.

Л. Андреевъ занимается, по преимуществу, психологіей класса, поднявшагося надъ народомъ, больного и изломаннаго, съ напряженными нервами: вотъ почему, родной и близкій интеллигенціи, онъ возбудилъ къ себъ ея горячее участіе, вызвалъ и не менъе горячую критику, когда уже были задъты слишкомъ больныя раны ея. Въ общей нервозности своихъ произведеній, въ стремленіи къ изображенію психопато-логическихъ явленій Л. Андреевъ является младшимъ преемникомъ Достоевскаго, дополняя это и той жесткостью таланта, которая съ особенной силой проявляется въ произведеніяхъ нъкоторыхъ его ("Стъна", "Бездна", "Въ туманъ").

Глубокая-же внутренняя связь ихъ, какъ увидимъ дальше, заключается въ вопросѣ "все-ли позволено", тъсно перепутываемомъ въ произведеніяхъ г. Андреева съ ницшеанской философіей.

Въ результатъ получается непонятное и непонимающее самого себя "я", сильное и гордое извнъ, но такое жалкое и безсильное въ своемъ одиночествъ, въ своей оторван-

<sup>\*) &</sup>quot;Безсильные люди въ произведеніяхъ Л. Андреева".

ности, что ведетъ въ свою очередь, къ "моральной растерянности", "моральному броженію".

Наиболье сильныхъ выразителей ихъ мы видимъ въ произведеніяхъ Л. Андреева въ лиць Керженцева и Сергья Петровича. Г. Невъдомскій, указывающій въ "Міръ Божьемъ \*) на то, что у г. Андреева нътъ будто бы экскурсій въ область морали, намъ кажется, совершенно неправъ: именно въ эту-то область и направляется творческій анализъ Андреева. Анализъ и творчевство, казалось-бы, несовмъстимыя слова, но въ отысканіи матеріала для анализа заключается и творчество.

Правда, въ своихъ произведеніяхъ Л. Андреевъ не проповъдуетъ, но это не является необходимымъ для "экскурсій въ область морали"; здъсь такъ-же, какъ и въ наукъ, какъ и въ искусствъ, нужны свои изслъдователи и иллюстраторы. Въ роли второго и выступаетъ г. Андреевъ. Внутренній мірокъ, изображаемый имъ по преимуществу, не можетъ не касаться моральныхъ запросовъ.

характерной чертой Наиболъе творчества г. Андреева является импрессіонизмъ. (При томъ надо замѣтить, что современное художество какъ то особенно наклонно къ подобнаго родатворчеству: импрессіонизмъ проскальзываетъ и у М. Горькаго, и у г. Скитальца, въ погоню за нимъ ушли и наши декаденты). "Теперь" говоритъ, напр., г. Андреевъ въ "Набатъ",— "звуки были ясны и точны и летъли съ безумной быстротой, какъ рой раскаленныхъ камней. Они не кружились въ воздухъ, какъ голуби тихаго вечерняго звона, они не расплывались въ нихъ ласкающей волной торжественнаго благовъста, — они летъли прямо, какъ грозные глашатаи бъдствія, у которыхъ нътъ времени оглянуться назадъ, и глаза расширены отъ ужаса. Бамъ! Бамъ! Бамъ! Летъли они съ неудержимой стремительностью, и сильные обгоняли слабыхъ, и всъ вмъстъ впивались въ землю и пронизывали небо".

Эти штрихи импрессіонизма у г. Андреева порою обладаютъ такою широтою захвата, что предънами, благодаря имъ, въ немногихъ словахъ предстаетъ цъльная картина, связанная одной, выпукло выступающей на ея фонъ, идеей. Такъ, въ разсказъ "Большой шлемъ", гдъ изображаются оторванные отъ жизни, разобщенные съ нею люди, писатель однимъ взмахомъ пера, переходя отъ впечатлънія къ впечатлънію, раскрываетъ самую сердцевину своей идеи.

"Такъ играли они лъто и зиму, весну и осень "—говоритъ Андреевъ... Дряхлый міръ покойно несъ тяжелое ярмо безконечнаго существованія и то краснълъ отъ крови, то обливался слезами, оглашая свой путь въ пространствъ стонами больныхъ, голодныхъ и обиженныхъ. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносилъ съ собою Николай Дмитріевичъ"(3).

Здъсь такая трудно передаваемая полнота впечатлънія въ немногихъстрокахъ.

Или что можеть быть сильные и выразительный передачи тяготившаго о. Игнатія молчанія дочери на ея могиль ("Молчаніе") посредствомь такого-же пріема: "Молчаніе душить его; оно ледяными волнами перекатывается черезь его голову и шевелить волосы; оно разбивается о его грудь, стонущую подъ ударами" (43).

Импрессіонизмомъ опредъляются всъ произведенія Л. Андреева со стороны пріемовъ творчества.

Другой, не менъе характерной, но касающейся уже внутренней стороны чертой творчества Л. Андреева является отмъченная г. Невъдомскимъ "способность терзаты нервы себъ и читателю".

Недаромъ покойный Н. К. Михайловскій говорилъ, что въ основъ

<sup>\*) 1903</sup> г. Кн. Іюнь.

всъхъ произведеній привътствуемаго имъ молодого писателя лежитъ "страхъ жизни и смерти".—Мы прибавили-бы— жестокость и безмыслица жизни и смерти, такой, по крайней мъръ, какой она является передъ нами.

Въ реальномъ изображеніи безсмыслицы, жестокости ихъ и упрекаютъ Андреева нѣкоторые его критики. Это вѣдь то больное, что глубоко таится на днѣ нашей души, и что мы прячемъ отъ самихъ себя, сознавая свое безсиліе справиться съ нимъ, осмыслить его.

Впервые коснулся этихъ глубинъ тонкій анатомъ души Достоевскій, отъ зоркаго взгляда котораго трудно было что-либо уберечь въ душъ: у него была слишкомъ умѣлая рука, и хотя мы корчились отъ боли, но съ любопытствомъ всматривались въ это выворачиванье на изнанку безсмыслицы и жестокости нашей жизни, потому что всетаки въ концъ концовъ насъждало врачеваніе: отдыхъ на свътломъ и чистомъ лицѣ Алеши, старца Зосимы, Сони Мармеладовой на каторгъ и вообще всей той все захватывающей любви къ людямъ, которая широкой струей вливалась въ произведенія Достоевскаго, накладывая на все свой мягкій отпечатокъ, смягчая ръзкіе кон-

туры жестокости и страданій.

Л. Андреевъ коснулся этихъ же ранъ, но неумълой рукой, непривычной еще къ анатомированію, и у насъ вырвался крикъ боли; мы со страхомъ отступили назадъ, требуя только освъщенія "идеала добра", правды и торжества надъ зломъ"\*) Творчество г. Андреева не настолько широко, чтобы заполнить жестокіе пробълы жизни. Онъ открываетъ ее намъ такъ, какъ она есть, съ ея безсмысленной и стихійной силой, съ людской разобщенностью, полнымъ душевнымъ одиночествомъ и

вытекающимъ отсюда безсиліемъ человъка.

Ставъ какъ-бы по ту сторону жизни, оставаясь вполнъ объективнымъ, г. Андреевъ избралъ ее самое по себъ центромъ, тогда какъ у Достоевскаго этимъ центромъ являлось его собственное, наболъвшее и жаждавшее хотя бы минутнаго спокойствія, сердце. Онъ въ страхъ стоитъ передъ бездной, раскрывающейся въ все болъе и болъе осложняющейся жизни, и не ръшается протянуть руку по ту сторону ея.

Нътъ еще у Л. Андреева и той силы психическаго анализа, которой прощается многое; вотъ почему нъкоторыя мъста его произведеній, производятъ такое болъзненное впечатлъніе.

Черта, роднящая Андреева съ великимъ психологомъ, заключается еще и въ томъ, что у него, какъ говоритъ г. Невъдомскій, "все на подборъ типы уродливыхъ, оторванныхъ отъ жизни, больныхъ и озлобленныхъ людей, которые трактуются не въ связи съ окружающей ихъ средой и породившими ихъ условіями, а такъ, сами по себъ, да въ качествъ таковыхъ, повидимому и занимаютъ автора".

Притомъ у Андреева, какъ импрессіониста, это особенно ръзко отмъчается. Въ этомъ же сказывается и индивидуализмъ, царящій въ его произведеніяхъ.

Л. Андреевъ исключительно занятъ проблемой личности, выясненіемъ "я", независимо отъ условій жизни, на фонъ духовной обособленности ея отъ общаго. Яркимъ свътомъ освъщаетъ авторъ въ своихъ произведеніяхъ "мыслящихъ одиночекъ," которые всъми признаются, какъ центръ его творчества. Мы видимъ ихъ въ Керженцеви\*) въ Сергъп Петровичъ,\*\*\*) въ Сашкъ,\*\*\*\*) въ Впрочкъ,\*\*\*\*\*

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Ангелочекъ". \*\*\*\*) "Молчаніе".



<sup>\*)</sup> Письмо С. А. Толстой въ "Новомъ Времени".

<sup>\*) &</sup>quot;Мысль",

<sup>\*\*) &</sup>quot;Разсказъ о Сергвъ Петровичъ".

дяхъ Въ подвалти др. То озлобленные и гордые, то жалкіе и безсильные, стоятъ они передъ нами и рвутся изъ замыкающаго ихъ круга тоски одиночества, рвутся къ той общей жизни, отъ которой ограждаетъ ихъ стъна крайне развившагося индивидуализма. Ихъ "я" переросло самого себя и давно порвало внутреннюю связь съ путами общественной жизни, которыя все-же продолжаютъ опутывать ихъ извнъ, и они дълаются отъ этого еще болъе жалкими и ничтожными.

Особенно рельефно намѣтилъ это авторъ, какъ мы уже говорили, въ "Большомъ шлемъ". Четыре человѣка, совершенно чуждые другъ другу, собираются по вечерамъ, въ назначенные дни, чтобы убить время. Ихъ соединяетъ только одно это желаніе, одинъ общій интересъ въ картахъ, и они со страхомъ отмахиваются отъ всего того, что можетъ сблизить ихъ другъ съ другомъ и съ самой жизнью.

Только Николай Дмитріевичъ вносилъ порою "безпокойство" своими сообщеніями изъ чуждаго міра, но Яковъ Ивановичъ тотчасъ-же прерывалъ его и усаживалъ за карты, которыя стъной ограждали ихъ отъ вторженія въ личный замкнутый мірокъ. Когда умираетъ одинъ изъ нихъ, Николай Дмитріевичъ, никто даже не знаетъ адреса его квартиры.

Правдива-ли, реальна эта картина сама по себъ, — это другой вопросъ, но самыя отношенія полной обособленности, при которой міръ другого, хотя-бы и близкаго намъ почему-либо человъка, для чуждъ и непонятенъ, схвачена какъ нельзя болъе върно. Наше "я" поглотило все вниманіе, и мы боимся удълить его, хотя бы на время, другому. Въ результатъ МЫ не знаемъ самихъ себя, потому изощрившись въ наблюденіи "Я", какъ чего-то обособленнаго, самодовлъющаго, мы совершенно игнорируемъ одну сторону его сущеществованія, кажущуюся намъ внѣшней, но которая властно вторгается въ нашъ внутренній міръ и производитъ въ немъ путаницу:
—это связь единичнаго "я" съ великимъ цѣлымъ, отношеніе къ окружающимъ насъ частямъ его. При сосредоточиваніи вниманія на единичномъ "я", она остается совершенно неосмысленной, и, когда мы обращаемся къ ней по необходимости, дверь оказывается запертой.

"И самое страшное, что я испыталъ, это было сознаніе, что я не знаю себя и никогда не зналъ", -говоритъ докторъ Керженцевъ въ разсказъ "Мыслъ".\*) "Пока мое "я", —продолжаетъ онъ, — "находилось въ моей ярко освъщенной головъ, гдъ все движется и живетъ въ закономфрномъ порядкф, я понималъ и зналъ себя, размышлялъ о своемъ характеръ и планахъ и былъ, какъ думалъ, господинъ. Теперь-же я увидълъ, что я не господинъ, а рабъ жалкій и безсильный (149); теперь, т. е. тогда, когда онъ узналъ, что въ "домъ", въ которомъ онъ жилъ, живутъ и другія, какія-то загадочныя существа, "быть можетъ люди, быть можетъ, что другое, и домъ принадлежитъ имъ. Вы хотите узнать, кто они, но дверь заперта, и не слышно за нею ни звука, ни голоса. И въ тоже время вы знаете, что именно тамъ, за этой молчаливой дверью, ръшается ваша судьба" (149).

Трагедія подобнаго одиночества великаго "я" ярче всего обрисовывается въ словахъ того-же Керженцева: "Великое и грозное одиночество, когда и сзади, и впереди, и кругомъ зіяющая пустота; ужасная пустота, когда я, тотъ, который живетъ, чувствуетъ, мыслитъ, который такъ дорогъ и есть единственный, когда я такъ малъ, ничтоженъ и слабъ и каждую секунду готовъ потухнуть. Зловъщее одиночество, когда самого себя я составляю лишь

<sup>\*) &</sup>quot;Міръ Божій 1903 г.

ничтожную частицу, когда въ самомъ себъ я окруженъ и задушенъ угрюмо молчащими, таинственными врагами. Куда ни иду я, — я всюду несу ихъ съ собою; одинокій въ пустынъ вселенной и въ самомъ себъ, не имъю я друга. Безумное одиночество, когда я не знаю, кто я, одинокій, когда моими устами, моею мыслью, моимъ голосомъ говорятъ невъдомые они" (157). Нечего и говорить, что въ этихъ слосумасшедшій докторъ Керявляется женцевъ выразителемъ душевнаго міра всѣхъ одиночекъ вообще: только въ немъ бользнь одиночества доходитъ до крайней степени и, переходя въ нравственную раздвоенность, доводитъ до сумасшествія.

Родственный по духу Керженцеву типъ мы видимъ и въ другомъ произведеніи Л. Андреева—"Разсказпо Серіпъ Петровичъ", гдъ въ меньшемъ масштабъ такая-же крайняя напряженность одиночества, такой-же крайній индивидуализмъ, обрывающій самъ себя. Здъсь авторъ прямо подходитъ къ идеъ Ницше съ его сверхчеловъкомъ.

Это ученіе индивидуализма, взобравшагося на верхушки и оттуда созерцающаго бездну, у насъ нашло теперь особенно сочувственный откликъ. Характерно при томъ, что насъ не такъ занимаетъ идея будущаго соціальнаго строя, которуютутъ же рисуетъ Ницше, сколько его "я", его сверхчеловъкъ, самъ по себъ, независимо отъ той формы общественности, въ которой у Ницше только и признается его законность.

Съ этой же стороны воспринимается ученіе Ницше и Сергъемъ Петровичемъ у Андреева. Выхвативъ то, что лично ему нужно, что родственно его душъ, онъ заботится объ отношеніи выхваченнаго къ цъльной философской системъ и его обоснованіи въ ней. Подобное построеніе своего міровоззрънія вообще характерно для мыслящихъ

одиночекъ; они берутъ отъ жизни и отъ знанія только то, что уясняетъ ихъ нравственный міръ, и отбрасываютъ все, что лично его не касается. Разрывъ же съ общественностью делаеть то, что, представляя собою съренькихъ, заурядныхъ людей извиъ, въ общемъ теченіи жизни, одиночки доводятъ до тонкости, широко разрабатываютъ свой собственный внутренній мірокъ и въ результатъ не могутъ найти ему мъста въ общей жизни. Привычки общественности, по словамъ автора, вынесенныя Сергвемъ Петровичемъ еще изъ гимназіи, были какими-то жалкими: отрепьями на его единичномъ "я , не имъющемъсъ ними никакой внутренней связи. Товарищи не знали, да и не могли знать, что творится въ душъ этого зауряднаго человъка, для котораго у нихъ существовала только опредъленная рубрика "ограниченный . (Разобщенность въ средъ студенчества проходитъ здъсь краснойнитью). Признавая многогранность своей души, мы упорно не хотимъ признавать этого за другой.

Что такое Сергъй Петровичъ?

Дъйствительно-ли онъ ограниченный человъкъ? вотъ вопросъ, который предстаетъ предъ всъми любящими рубрики по прочтеніи этого разсказа Л. Андреева. Если ограниченность Сергъя Петровича была только въ опредъленіи товарищей, – то какъ они могли такъ ошибаться? Если-же она была въ дъйствительности, то какимъ образомъ ограниченный умъ могъ подняться до такой высоты самовозсозданія, какимъ являлось сильное и могучее "я", съ которымъ слилась его тупость и ограниченность? При этомъ упускается изъ виду, что не могъ-же Сергъй Петровичъ подняться до осмысливанія этого "я" въ общей жизни, ни до осмысливанія самой по себъ общей жизни. Онъ видълъ въ себъ только "нъмой матеріалъ для счастья другихъ", и его "я" не могло не возмущаться этимъ. Вмъстъ съ онъ не дошелъ ни до отрицанія,

ни до въры во что-бы то ни было. "Онъ, "по словамъ автора," не былъ ни настолько смълъ, чтобы отрицать Бога, ни настолько силенъ, чтобы върить въ Него" (75). "Я" Сергъя Петровича терялось въ хаосъ другихъ "я". ("И чъмъ больше узнавалъ онъ людей, тъмъ меньше становился самъ"). Онъ пытается избъжать этого, потопить свое "я" въ другомъ, сильномъ, какъ казалось ему, гордомъ "я" своего товарища Новикова, но попытка удалась: Новиковъ такъ же оказывается чуждъ ему, какъ и всѣ другіе, -- и не въ силахъ совладать съ навалившеюся на него тяжестью, онъ прерываетъ нить жизни. - Это не порывъ отчаянія, когда и сильный умомъ человъкъ бросается въ бездну,--это философія жизни, обрывающаяся, не доходя до опредъленнаго ръшенія.

Быть можеть, въ данную минуту Сергъй Петровичъ переживаль тотъ нравственный перевороть, который рано или поздно переживаеть каждый юноша, даже самый заурядный. Но это обострилось въ немъ той нравственной раздвоенностью, которую такъ тонко уловилъ авторъ. Ее можно положить въ основу всей этой маленькой трагедіи маленькой души.

"Мозгъ Сергъя Петровича стоялъ на той грани, говоритъ г. Андреевъ, "которая отдъляетъ глупость отъ ума, и откуда одинаково хорошо видно въ объ стороны". Въ способности смотръть въ ту и другую сторону одновременно и лежитъ трагизмъ этой въ сущности не сильной умомъ и сердцемъ натуры. Возможно, конечно, что подобная способность развилась въ немъ подъ вліяніемъ Новикова, помогшаго ему взобраться теоретически нъсколько выше силъ своего "я", а разъ ставъ на эту опасную черту, Сергъй Петровичъ шелъ по ней все дальше и дальше. Міръ внутренній и виъшній у него все болъе и болъе разъединялся: "сравнительная характеристика углеводородовъ жирнаго ряда и углеводородовъ ароматическаго ряда никакъ\*) не уживалась съ исключительнымъ и непосредственнымъ интересомъ къ своему "я". Не уживалась съ нимъ и властная жажда жизни, такъ прекрасно охарактеризованная Л. Андреевымъ; -- это двъ враждебныя силы, изъ которыхъ одна чисто-стихійная, другая разумная, дрожащая передъ стихійностью и, несмотря на страхъ, стремящаяся побъдить ее. Для того, чтобы слить ихъ въ одно великое и мошное, не хватило силъ Сергъя Петровича; онъ не смогъ связать два разошедшіеся конца ихъ и палъ жертвой напряженной попытки. Нельзя не замътить при этомъ, что какъ Керженцевъ, такъ и Сергъй Петровичъ особенно близко подходятъ къ типамъ Достоевскаго: они оба, только съ разныхъ сторонъ, заняты вопросомъ "все-ли позволено", оба пытаются "переступить" каждый по своему.

Этотъ вопросъ, занимающій все вообще человъчество, для одиночекъ особенно страшенъ: для нихъ, въдь,, какъ говоритъ докторъ Керженцевъ, преступленіе можетъ быть разсматриваемо только, какъ "преступленіе передъ самимъ собою", -- а какъ узнать, въ чемъ будетъ это преступленіе, и будетъ-ли данный поступокъ преступленіемъ или нътъ, когда, по его же словамъ, "я не знаю себя и никогда не зналъ"? Здъсь такъ легко ошибиться! И мы видимъ, какъ ошибается Керженцевъ, надъюшійся на кръпость своей нервной системы, (мы сказали-бы-на закаменълость своего ужаснаго эгоизма), убивая Алексъя, (характерно, онъ вспоминаетъ при этомъ о Раскольниковъ), — онъ не выдерживаетъ и сходитъ съума; какъ ошибается и Сергъй Петровичъ, убивая себя и думая, что этимъ докажетъ силу своего гордаго "я", быть можетъ лелъя тайную мысль на при-

<sup>\*)</sup> Диссертація Сергья Петровича.

знаніе его силы и со стороны другихъ-(недаромъ же онъ наканунъ отравленія писалъ къ Новикову). Его "я" только показало этимъ свое безсиліе справиться съ жизнью, а со стороны вообще плохо понимавшихъ его товарищей-повело лишь къ признанію полнаго ничтожества его: они сдълали отсюда только выводъ, что Сергъй Петровичъ нуждался въ постоянной дружеской, любящей поддержкѣ; -- худшаго вывода для Сергъя Петровича съ точки зрънія ницшеанства не могло быть: знай объ этомъ выводъ заранъе Сергъй Петровичъ, онъ навърное, не покончилъ-бы съ собой.

Въ болъе обыденной оболочкъ тоска и страданіе одинокихъ "я", ищущихъ другъ друга, предстаетъ предъ нами въ разсказъ "Молчаніе". Здъсь одиночество изображается въ томъ узкомъ кругу, въ которомъ оно не должно бы, казалось, существовать, въ кругу семьи. Отецъ и мать Върочки (героини) не могутъ понять, что творится съ ихъ дочерью, угасающей день ото дня и давящей ихъ своимъ таинственнымъ и страшнымъ молчаніемъ. Не понявшіе дочь въ ея первыхъ и, можетъ, самыхъ завътныхъ быть порывахъ, оттолкнувшіе ее этимъ отъ себя, они напрасно стараются теперь войти въ ея внутренній мірокъ. Но много пережито уже ею послъ перваго духовнаго разрыва ними, свидътельствуя, и прежде-то тъсной связи не было, а въ пережитомъ однимъ-всегда есть тъ неуловимыя ощущенія, которыя не передаются словами, прикосновение къ которымъ чужихъ, непривычныхъ къ этому рукъ, грубо, а потому и больно. Недаромъ Въра не отвъчаетъ имъ на просьбу объ откровенности.

Всего страшнъе здъсь то, что одинъ звукъ, одинъ сердечный порывъ могъ бы разорвать грозную таинственность, нависшую вокругъ и придавившую людей, но онъ обрывается именно тогда, когда вотъ-

вотъ, кажется, зазвучитъ напряженная струна, и вырвется облегчающій крикъ родной души.

Прекрасно передаетъ это впечатлъніе г. Андреевъ: "Долгимъ, холоднымъ, какъ могила, и загадочнымъ, какъ смерть, было молчаніе дочери. Словно самому себъ было мучительно это молчаніе и страстно хотълось перейти въ слово, но чтото сильное и тупое, какъ машина, держало его неподвижнымъ и вытягивало, какъ проволоку. И гдъ-то на далекомъ концъ проволока начинала колебаться и звенъть тихо. робко и жалобно. О. Игнатій съ радостью и страхомъ ловилъ этотъ зарождающійся звукъ и, опершись руками о ручки креселъ, вытянувъ голову впередъ, ждалъ, когда звукъ подойдетъ къ нему. Но звукъ обрывался и умолкалъ" (37).

Одиночка, оторванный отъ жизни, замкнувшійся въ себя, изображенъ благодаря обыденности героевъ краски еще реальнъй. Андрей Николаевичъ (герой этого разсказа), маленькій чиновникъ, по словамъ автора, отсиживался отъ жизни въ своей комнаткъ, — "стъны и потолокъ, до котораго легко достать рукой, обнимали его и защищали отъ жизни и людей". Но была потайная калитка, откуда врывались къ нему непріятели; безопасный отъ вторженія людей, онъ, по словамъ автора, "до сихъ поръ ничего не могъ подълать съ мыслями" (135).

Это общая черта одиночекъ, заставляющая ихъ метаться изъ стороны въ сторону: мысль, въдь, измъняетъ и Керженцеву, выбрасывая его на арену жизни; измъняетъ она и Сергью Петровичу, бросая его своей жертвой, словно на крыльяхъ вътра; какъ въ разсказъ "Vожна", приноситъ она съ собой жалобный стонъ, чужой, страдающей и ропчущей души (155), стучащей въ одинокую келью и требующей отклика". Предъ этимъ стономъ и жалобой падаетъ индивидуализмъ,

предъ нимъ сильное и могучее "я" впервые становится безсильнымъ и жалкимъ, какъ и передъ неосмысленной стихійностью жизни. И жадно стремится на встръчу имъ изъ своей клътки душа одиночки.

Исканіе путей сліянія и гармоніи, свидътельствующихъ сами по себъ о томъ, что въ данный моментъ индивидуализмъ достигъ своей крайней точки и далъе ему идти некуда, отмъчается Л. Андреевымъвъцъломъ рядъ его разсказовъ, причемъ уловленъ и первый отправный пунктъ къ тому.

Мы уже говорили о томъ, какъ одинокій человіжь ищеть возможности потопить свое "я" въ чемъ-то болъе широкомъ и могучемъ. Такимъ въ жизни извић является природа съ своей стихійной силой и красотой, невольно привлекающей человъка И захватывающей ero. Изломанное, изстрадавшееся стремится къ природъ еще и потому, что только въ ней можетъ найти потерянную устойчивость. И взгляните, какъ любятъ природу, какъ стремятся къ ней всъ одиночки Андреева, начиная съ того же Сергъя Петровича, любящаго копаться въ землъ. ("Онъ любилъ природу нѣжною и даже страстною, но глубоко скрытою любовью, о которой подозръвалъ одинъ Новиковъ"-говоритъ о немъ авторъ), и кончая болве рельефнымъ въ этомъ именно отношеніи Алексвемъ Степановичемъ въразсказъ "На ръкъ".

Оторванный отъ своей среды, нелюбимый всвии за свою замкнутость, а потому и озлобленный человъкъ, подъ вліяніемъ солнечнаго весенняго дня и растрачиваемой имъ притомъ на хорошее дѣло, накопившейся душевной энергіи, которая давила его: ("Крѣпкое тѣло и здоровые мышцы,—говоритъ авторъ,— требовали труда и движенія, а онъ лежалъ, какъ колода, и чѣмъ больше лежалъ, тѣмъ противиъй становился самому себъ"—101)—испытываетъ то состояніе блаженства,

какое бываетъ при самоудовлетвореніи и сознаніи себя дізятельной частицей цізлаго.

"До сихъ поръ онъ не зналъ, что любитъ людей и солнце, и не понималъ, почему они такъ измънились въ его глазахъ, и почему хочется ему и смъяться, и плакать, глядя въ испуганное лицо дъвочки или подставляя зажмуренные глаза солнечному лучу, желтому и теплому" и т. д. (108).

Это состояніе, при прежнемъ полномъ бездъйствіи и душевномъ одиночествъ, вполнъ понятно и естественно, и напрасно г. Невъдомскій старается обвинить въ данномъ случав Андреева въ сантиментализмъ: къ этому, кажется Андреевъ менъе всегосклоненъ. Природа, дъйствуя на наше физическое самочувствіе, поднимаетъ вмъстъ съ тъмъ и самочувствіе душевное. Это служить причиной, по которой нравственно неуравновъшенные люди стремятся къ сліянію съ природой, какъ и діти, ищущіе въ ней безсознательно силъ и опоры. Ея стихійность какъ бы противопоставляется стихійности жизни съ ея тайной, скрывающейся за видимой безсмысленностью. Вниманіе на этой тайнъ останавливаютъ почти всъ герои Андреева. При этомъ натуралистическіе пріемы, употребляемые часто авторомъ, снимають съ нея мистическій покровъ, отчего она выходитъ еще грознъе, оказываясь во власти, зависящей отъ насъ, но невъдомой нами силы. При мистицизмъ, въдь, съ насъ снимается отвътственность, -- и намъ всякая становится легче и свободнъе дышать. Вотъ почему къ мистицизму направляются люди въ періодъ наименьшей нравственной устойчивости силы. Наше массонство, мистицизмъ 80-хъ годовъ-все это живое подтвержденіе такого положенія. Мистицизмъ — это полное безвъріе въ свои силы, принижение личности до minimum'a.

Естественно, что писатель-индивидуалисть, какимъ является Л. Ан-

дреевъ, указывающій бользнь личности и тъмъ, наравнъ съ другими подобными работниками, прокладывающій путь къ ея высшему самопознанію, -- не признаетъ этой принижающей личность силы и подходитъ къ ръшенію вопроса съ другой, совершенно противоположной, сто-

Страшная таинственная сила, предъ которой такъ часто бываетъ безсильно гордое, свободное "я", по Л. Андрееву, создается собственнымъ воображеніемъ отого "я"; падая предъ ней, оно падаетъ предъ собственной силой, выхваченной имъ изнутри себя и поставленной извиъ.

Такъ, игроки въ "Большомъ шлемъ" создаютъ эту силу собственнымъ воображеніемъ въ безпрерывномъ наплывъ хорошихъ картъ; для Вали это "злые, ужасные люди-чудовища", которые окружаютъ его подъ вліяніемъ прочитаннаго и являются проявленіями "одной загадочной и безумно злой силы, желающей погубить человъка"; для Андрея Николаевича въ разсказъ "У окна" она заключается въ его собственныхъ мысляхъ, не могущихъ обнять смыслъ жизни, а потому и страшныхъ.

Страхъ передъ жизнью, проскальзывающій въ разсказахъ Л. Андреева, тоже не мистическій страхъ: Андрей Николаевичъ боится въ ней топота давящихъ все на своемъ пути и писка тъхъ, которыхъ давятъ; Сер-Петровичъ боится ея силы, превращающей человъка въ простой матеріалъ для своего потребленія; Хижняковъ-своего безсилія передъ ней ("бороться за жизнь безъ надежды на побъду").

То, что можно было бы принять здъсь за мистицизмъ, ни болъе—ни менъе, какъ сила реальнаго изображенія, удерживающаяся на той границъ, до которой доходитъ и сама жизнь. Способность удерживаться всего этого ужаса самоанализа—сана ней томъ надозамътить, что "страхъ жиз- , огнистые лучи струили они изъ

ни" въ произведеніяхъ Л. Андреева совмъщается съ любовью къ жизни и вовсе не носитъ того безотраднаго характера, который почему-то находитъ въ немъ кн. Урусовъ. Объ этомъживо свидътельствуетъ хотя бы весь цъликомъ разсказъ "Жилибыли", гдъ жажда жизни и любовь къ ней одинаково сильна и у добродушнаго о. дьякона, приговаривающаго за каждымъ словомъ "за милую душу", и у озлобленнаго лъзнью купца Кошевърова.

Что касается символистическихъ разсказовъ Л. Андреева, какъ "Стъна", "Набатъ", "Смъхъ", "Ложъ", то они представляютъ собою философскую идею, облеченную въ реальный образъ. Это та же идея одиночества и разобщенность, та же страстная попытка вырваться изъ узкой клътки на свободу, на широкій просторъ общей жизотбро-Какъ прокаженные, шенные отъ общей жизни, кружатся одиночки въ дикой пляскъ самолюбованія и самоуничтоженія. Грозная стъна непониманія, воздвигнутая между ними и общей жизнью, подавляетъ ихъ. Камни отъ нея летятъ и давятъ прокаженныхъ, которые ничего не видятъ вокругъ, кромъ однихъ спинъ, и къ ихъ зову — "убейте насъ" — или, иными словами, сказали бы мы, убейте единичное "я" и дайте матеріалъ для полной здоровой жизни, ---, они были неподвижны и глухи", какъ вторая стъна.

"И это, -- прибавляетъ авторъ, --было такъ страшно, когда не виоднъ ихъ дишь лицъ людей, а спины, неподвижныя и глухія" (16). Дорогою ціною достается это самоотрицаніе самодовлівющаго "я": въдь, прежде чъмъ дойти до этого крика, прокаженный говоритъ: "мы устали, намъ было больно, и жизнь тяготила насъ. "И въ результатъ свидътельствуеть о силъ моъдения плаза всъхъ, -- говорить владъющаго собой. При- авторъ, "обратились къ стънъ, и

себя. Они върили и ждали, что сейчасъ падетъ она и откроетъ новый міръ, и въ ослъпленіи въры уже видъли, какъ колеблются камни. какъ съ основанія до вершины дрокаменная змъя, упитанная кровью и человъческими мозгами. "Быть можетъ, то слезы дрожали въ нашихъ глазахъ, а мы думали, что сама стъна, и еще пронзительнъй сталъ нашъ вой. Гнъвъ и ликованіе близкой побъды зазвучали въ немъ" (68). И передъ падающимъ, казалось, врагомъ раздаются грозные крики, требующіе отвътственности за минувшую жестокость, за тъхъ сыновей, дочерей и братьевъ, которые пали въ борьбъ съ нею, которыхъ сломила она. Но ствна молчала. Съ злобнымъ крикомъ бросаются на нее прокаженные и разбиваются о нее. "Но умирая каждую секунду,--говоритъ прокаженный, --- мы были безсмертны, какъ боги". "И снова взревълъ мощный потокъ человъческихъ всей своей силой удариль о ствну. И снова отхлынулъ, и такъ много, много разъ, пока не наступила усталость, и мертвый сонъ, и тишина. Но въ душъ прокаженнаго всетаки рождается надежда, что если на трупахъ людей останется только одинъ, онъ увидитъ новый міръ".

Трудно было воплотить идею въ болъе выпуклую форму. Прибъгая для этого къ слишкомъ рѣзкимъ натуралистическимъ штрихамъ. Л. Андреевъ гръшитъ, конечно, противъ эстетики. Но здъсь, въдь, передъ нами не писатель-художникъ, писатель - мыслитель. Возражая противъ подобнаго пріема творчества, мы не можемъ, однако, не признавать за нимъ силы, хотя бы и бьющей по нервамъ, но которую Андреевъ, очевидно, считаетъ необходимой при современномъ равнодушін общества къ жизненнымъ проблемамъ.

Въ этомъ сказывается перо молодого писателя, торопящагося вынести на арену самое святое своей души и сдълать его такимъ же святымъ и для другихъ. Это не проповъдь, какъ говоритъ г. Невъдомскій, а крикъ наболъвшей души.

Ту же идею разобщенности, непониманія людей другъ другомъ и вытекающаго отсюда трагизма— мы видимъ въ разсказахъ "Смюхъ", "Ложъ". И въ первомъ, и во второмъ приводится трагедія человъческой души, потерявшей самое дорогое пониманіе со стороны любящей ее.

Вообще каждый разсказъ Андреева представляетъ собою маленькую трагедію маленькихъ, эатерянныхъ среди общей жизни людей. Въ "Стънъ" это облекается въ чисто символическій образъ, и потому она является какъ бы философскимъ итогомъ среди другихъ разсказовъ съ той же идеей, но съ болѣе реальной оболочкой.

Тонкаго чутья писателя - художника, щадящаго въ насъ эстетическое чувство, какъ нъчто хрупкое, Л. Андреевъ не признаетъ ни здъсь, ни въ разсказахъ "B $\epsilon$  туманъ" и "Бездип", гдъ "жестокій талантъ" сказывается со всей силой. При чтеніи ихъ невольно вспоминаются родственныя имъ же мъста въ соч. Достоевскаго: ихъ можно найти напр. въ "Братьях Карамазовыхъ", въ "Бисахъ", но это теряется въ общей мягкости тоновъ и не производитъ такого сильно непріятнаго впечатленія, какъ упомянутые разсказы Л. Андреева.

Оно дало возможность критикъ упрекать г. Андреева въ грубомъ натурализмъ, вызвало цълый рядъ горячихъ отповъдей со стороны людей, склонныхъ къ благородной чувствительности и почему либо считающихъ себя на стражъ моральныхъ интересовъ общества.

Съ такой точки зрънія, наприм., взглянула на дъло жена нашего великаго писателя С. А. Толстая, выступившая съ своимъ письмомъ по этому поводу въ "Новомъ Времени". Графиня призываетъ къ охранъ

юношества отъ подобныхъ разсказовъ. Въ этомъ сходится съ ней и г. Буренинъ.

намъ кажется, что если и можно обвинять въ данномъ случаъ Л. Андреева въ грубомъ натурализмъ, въ потеръ чувства мъры художественнаго изображенія, то во всякомъ случав нельзя говорить категорически о вредномъ воздъйствіи этихъ его разсказовъ на юношество. Оно слишкомъ чутко, молодая душа пылко рвется только къ хорошему и съ такою же горячностью громить и отворачивается отъ всего дурного. Жизнь со своими проблемами захватываетъ ихъ цъликомъ и не даетъ имъ возможности разобраться во многомъ, благодаря своему разнообразію и сложности, причемъ къ услугамъ тотчасъ же является общепризнанная мораль съ своими проръхами, дающая возможность незамътно падать "въ бездну". Послъднее страшнъе всего. Занявшись изслъдованіемъ внутренняго мірка человъка, писатель-психологъ съ ужасомъ столкнулся съ этими проръхами, заполняющимися всякой гнилью, и съ горячностью молодого, благороднаго порыва выдвинулъ ихъ къ яркому свъту, чтобы прервать это непростительное равнодушіе къ такимъ вопросамъ и не давать злу окутывать насъ со всъхъ сторонъ туманомъ.

Съ этой точки зрѣнія можно примириться даже съ грубо-реалистическими чертами, обращающими автора отъ роли писателя-художника къ роли писателя-борца, — (такимъ въ сущности является г. Андреевъ въ большей или меньшей степени во всемъ своемъ творчествѣ, отказавшись разъ навсегда отъ завидной перспективы ласкать нервы читателей пріятными картинами).

И по силъ этой борьбы, по яркости красокъ, налагаемыхъ ею на художественные образы, сохраняя при этомъ психологическую тонкость, мы не можемъ не отмътить въ г. Андреевъ одного изъ наиболъе

видныхъ силъ нашей современной молодой литературы. Если върить поговоркъ, что "издали виднъе", то полнаго вниманія заслуживаетъ отзывъ о Л. Андреевъ издателей его разсказовъ въ французскомъ переводъ. "Л. Андреевъ, говорится въ предисловіи къ переводу, шзвъстенъ и популяренъ въ Россіи, какъ До-Толстой, Тургеневъ и стоевскій, Горькій. Онъ можетъ даже превзойти славу Горькаго, потому что у него и природный талантъ, и прекрасный литературный стиль .--Быть можетъ, эта оцънка нъсколько и преувеличена, но "дыма безъ огня не бываетъ", и въ ней есть во всякомъ случав большая доля правды.

За это говорить и самое сочетаніе разныхъ тоновъ въ его творчествъ, которымъ можетъ владъть только сильный собою талантъ: натурализмъ соединяется въ немъ съ символизмомъ, реализмъ—съ идеализмомъ.

О первомъ мы уже говорили; что касается второго, то наиболъе характеренъ въ этомъ отношеніи разсказъ "Ангелочекъ". Въ данномъ случаъ мы признаемъ правоту г. Невъдомскаго: дътскіе типы не удаются г. Андрееву. Міръ дізтской души слишкомъ хрупокъ и нъженъ для его ръзкихъ, порывистыхъ штриховъ. Вотъ почему у него всъ дъти представляютъ типъ, существующій, правда, и въ дъйствительности, но довольно ръдкій, — дътей-стариковъ. Только въ "Петькъ на дачъ" въ изображеніе дътской души входить тотъ поэтическій, мягкій элементъ, который всегда присутствуетъ въ самыхъ заброшенныхъ и озлобленныхъ дътяхъ. Валя же и Саша мало имъютъ общаго съ дътскимъ міромъ: у перваго отсутствуютъ непосредственные дътскіе порывы, (чувство любви къ родной матери просыпается у него только подъ вліяніемъ сознательности\*),

<sup>\*) &</sup>quot;Временами Сашкъ хотълось перестать дълать то, что называется "жизнью",—и да-



второго мы встрѣчаемъ безнадежную философію пессимизма, которая въ такомъ возрастѣ прямо анормальна; здѣсь опять-таки авторъ выбираетъ не типъ для художественнаго изображенія, а образъ для идеи.

Страшнъе всего заброшенныя и одинокія діти, на которыхъ лежитъ самое дорогое для человъчестваего будущее. Одиночество ихъ, слабыхъ, особенно ужасно. Трагедія этихъ маленькихъ душъ, только что раскрывающихся для жизни, страшнъе трагедіи души взрослаго человъка, который взяль отъ жизни часть своего, у котораго и впередито осталось меньше. А между тъмъ эти трагедіи часты, и жаль, что г. Андреевъ облекъ не въ типичные, реальные образы жизнь дътей-одиночекъ\*). Идея не потеряла бы отъ этого своей силы.

Возвращаясь къ идеализму г. Андреева въ разсказахъ "Ангелочекъ" и "Въ подвалъ", мы видимъ, какъ сказалось оно въ умѣніи уловить то прекрасное и чистое, что вспыхиваетъ порою въ душъ человъка божественнымъ огнемъ, въ въръ въ это прекрасное. Тонко отмътилъ авторъ процессъ его возникновенія и въ озлобленной дътской душъ. Приглашенный на елку въ богатый, но чуждый ему домъ, вырвавшись изъ ужасной домашней обстановки, гдъ спившійся съ круга отецъ догоралъ въ чахоткъ, а мать пьянствовала и осыпала попреками и бранью его и отца, — "Сашка сълъ въ углу, безсознательно тамъ доламывалъ въ карманъ послъднія папиросы, (которыя онъ стащилъ для отца), и думалъ, что у него есть отецъ, мать, свой домъ, а выходитъ такъ, какъ будто ничего этого нътъ

и ему некуда идти. Онъ пытался представить себъ перочинный ножичекъ, который онъ недавно вымънялъ и очень любилъ, но ножичекъ сталъ очень плохой, съ тоненькимъ, сточеннымъ лезвіемъ и только съ половинкой желтой костяжки. Завтра онъ сломаетъ ножичекъ, и тогда у него ничего уже не останется". Но вдругъ глаза его остановились на ангелочкъ, котораго "не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала на немъ печать иного чувства". "Сашка сознавалъ, какая тайная влекла его къ ангелочку, --- говоритъ авторъ, --- но чувствовалъ, что онъ всегда зналъ его и всегда любилъ больше, чъмъ перочинный ножичекъ, больше, чемъ отца, и больше, чемъ все остальное" (21)..

Это чувство любви ко всему прекрасному и чистому, впервые сознательно ощущаемое дътской душой, само по себъ какъ-то поднимаетъ ее выше и даетъ ей минуту блаженства.

"Казалось, что когда нъжныя крылышки ангелочка прикоснутся ко впалой груди Сашки, случится чтото такое радостное, такое свътлое, какого никогда еще не происходило на печальной, гръшной и страдающей землъ" (24).

Мы не можемъ при этомъ согласиться съ г. Невъдомскимъ, требующимъ, чтобы подобный ангелочекъ былъ созданіемъ Фидія. Дѣло не въ томъ. Едва ли Сашка могъ бы отличить создание Фидія отъ созданія мастера Гостиннаго Двора. Чувство прекраснаго, хотя и сильно въ дътяхъ, но все же требуетъ воспитанія, а его не было у Саши. Прелесть его ангелочка могла быть создана его воображеніемъ, извъстнымъ образомъ настроеннымъ въ данную минуту. Онъ отличаетъ его среди массы другихъ, быть можетъ, не менъе изящныхъ игрушекъ, потому, что хорошій и свътлый его образъ пробуждаетъ въ мальчикъ тотъ душевный порывъ, который

лъе высказывается мысль, что если бы онъ зналъ способы, какими люди перестають жить, то върно прибъгъ бы къ одному изъ нихъ.

<sup>\*)</sup> Дътскій типъ, выведенный въ новомъ разсказъ г. Андреева — "Жизнь Василія Оивейскаго", въ лицъ дъвочки Насти, такъ же безжизненъ.

давно рвался наружу изъ-подъ давящей грязи окружающей жизни, даетъ форму его выраженію.

Родственное этому чувство пробуждаетъ ангелочекъ и въ отцъ Саши, измятомъ жизнью и выброшенномъ ею за бортъ. Для него онъ впиталъ въ себя "все добро, сіяющее надъміромъ", "все глубокое горе и надежду тоскующей о Богъ души". Одинаковое по своей основъ это чувство, которое олицетворялъ въ себъ ангелочекъ, соединяло и отживающаго уже отца, и начинающаго жить сына. "Отецъ и сынъ не видъли другъ друга, -- говоритъ авторъ, -по разному тосковали, плакали и радовались ихъ больныя сердца, но было что-то въ ихъ чувствъ, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отдъляетъ человъка отъ человъка и дълаетъ его такимъ одинокимъ, несчастнымъ и слабымъ" (27). Здъсь мы видимъ, что въра въ прекрасное и чистое, коренящаяся на днъ души самихъ одинокихъ, заброшенныхъ жизнью людей, является началомъ гармоніи, и стоитъ только слегка дотронуться до этой струны, чтобы она зазвучала.

Такой же свътлый идеализмъ мы встръчаемъ и въ разсказъ "B $\epsilon$  nodваль", гдъ также является своего рода ангелочекъ, пробуждающій въ душахъ забитыхъ жизнью, жалкихъ, сознающихъ свое ничтожество людей тотъ свътлый порывъ, который поднимаетъ ихъ на высшую ступень человъчества и роднитъ съ общей жизнью. Такимъ ангелочкомъ является, занесенный сюда случайно, ребенокъ. Подъ вліяніемъ его появленія, "онъ (т. е. Хижняковъ) жалълъ себя, сжавшагося въ комокъ, и ему чудилось, что онъ жалъетъ всъхъ людей и всю человъческую жизнь, и въ этомъ чувствъ была таинственная и глубокая радость" (60-61).

Но нотки идеализма, проскользнувшія въ этихъ двухъ разсказахъ, не мѣшаютъ автору оставаться глубоко

правдивымъ. Одной же, всеобъединяющей чертой въ творчествъ г. Андреева служитъ изображенная имъ съ точной силой болъзнь индивидуализма, извърившагося, наконецъ, въ самодовлъющемъ "я" и ищущаго какого-либо устоя въ общей жизни. Это подтверждаетъ и новый его разсказъ, въ недавно появившемся сборникъ (изданномътоварищ. "Знаніе") — "Жизнъ Василія Оивейскаго", — гдъ талантъ писателя-психолога проявился съ еще большей силой.

"О. Василій (герой разсказа) былъ такъвидимо обособленъ, какъесли бы онъбылъне человъкомъ, а только движущейся оболочкой его (25). —Одиночество здѣсь взято въ своей крайней степени. О. Василій, преслъдуемый постоянно неудачами въ своей семейной жизни (любимый сынъ утонулъ, жена запиваетъ съ горя, другой сынъ родится идіотомъ, затъмъ отъ неосторожности попадьи сгораетъ домъ, и въ немъ погибаетъ она, тогда какъ идіотъ спасенъ) стремится потопить свое "я" въ въръ, въ подвигъ. Но это ему не удается, да и не удивительно: "я" можно потопить только въ другихъ однородныхъ ему "я", только находясь въ гармоніи съ ними, ему легче нести. тяжесть личнаго горя и страданія, а между тъмъ Василій Өивейскій лишь на 40-мъ году понялъ, что "кромъ него есть на землъ другіе люди — подобныя ему существа, и у нихъ своя жизнь, свое горе,своя судьба" (27).

Понялъ онъ это подъ вліяніемъ той ужасной безсмыслицы, которая поразила его, когда онъ началъ разбираться въ своемъ внутреннемъ обособленномъ міркъ. Но чувствуя себя при этомъ "какъ одинокое дерево въ полъ, вокругъ котораго внезапно выросъ бы безграничный и густой лъсъ", онъ вмъстъ съ тъмъ ощущалъ, что и "плотнъе сдълался мракъ ночи".

Въ чужихъ страданіяхъ онъ искалъ объясненія своимъ и путался въ

безконечномъ лабиринтъ, не будучи въ состояніи слиться съ ними, осмыслить ихъ въ привычной ему обособленности.

Всъ переходы душевнаго состоянія о. Василія уловлены съ замъчательной тонкостью. Особенно же удается автору по силъ изображенія и производимаго ею впечатлънія послъдняя картинка изъ жизни Василія Өивейскаго, гдв онъ требуетъ чуда надъ трупомъ убитаго обваломъ работника Семена. Крикъ отчаянія, вырывающійся послъ того. какъ онъ обманулся въ своихъ ожиданіяхъ, -- это опять-таки крикъ "я", извърившагося въ себъ, въ разумности своей жертвы и вмъстъ съ нею — теряющаго последнюю нить, связующую его съ общей жизнью, которою оно, давно отдъленное отъ другихъ я, нашло не безъ нъкотораго труда. Его гордое "я" требуетъ чуда, не столько для того, чтобы дать опору въ въръ собравшейся въ церкви толпъ, съ ея страданіями и горемъ (имъя это въ виду, онъ не могь бы ръшиться на такой опытъ), сколько для самоутвержденія своего "я", которое о. Василій, самъ того не сознавая, всегда любилъ больше всего на свътъ. Ему казалось, что цълый міръ сосредоточивается вокругъ него, какъ центра, и что таинственная загадочная сила только и занята тъиъ, чтобы посылать разныя бъдствія и несчастья на голову Василія Өивейскаго и черезъ это призвать его на какой-то великій подвигъ.

Въ общемъ, въ этомъ произведеніи г. Андреевъ болѣе, чѣмъ гдѣ-либо, освѣтилъ возможность для единичнаго "я" путаться въ своемъ узкомъ кругу, не находя выхода.

Въ одномъ только разсказѣ, появившемся раньше, "Иностранецъ", г. Андреевъ попытался было указать выходъ, но трудно отмѣтить въ ясно очерченныхъ образахъ то, что едва начинаетъ назрѣвать въ жизни: стремясь къ синтезу, г. Андрееву пришлось прибѣгнуть къ натяжкамъ, отчего пострадала и художественная сторона "Иностранца", который въ этомъ отношении оказался слабъе всъхъ другихъ произведеній г. Андреева; что же касается внутренняго настроенія его, то для проведенія своей идеи авторъ грѣшитъ въ правдивости изображенія. Описанная въ "Иностранцъ" жизнь маленькой студенческой группы далеко не реальна. Занимаясь все время поддразниваньемъ другъ друга и дракой, эти студенты могли бы всетаки хотя изръдка обмолвиться чъмъ-либо болъе подходящимъ къ ихъ настоящимъ занятіямъ; но этого не можетъ позволить имъ г. Андреевъ, желая выдълить среди нихъ своего "иностранца" съ его презръніемъ къ ихъ ничтожности и мелочности, полнымъ душевнымъ одиночествомъ и стремленіемъ увхать за границу (за что и получилъ онъ названіе "иностранца" отъ товарищей), гдв онъ надвялся найти болъе разумную жизнь. Но предъ мыслью иностранца, привыкшей вращаться только въ узкомъ кругу жизни своей или своего круга, раскрывается вдругь болве широкій міръ. Этому способствуетъ студентъ сербъ-Райко Вуйчичъ, горячо любящій свою родину и не видящій за ней ни своего, ни чужихъ "я" въ ихъ обособленности. Когда, при насмъшкъ товарищей надъ этимъ чувствомъ, оно вспыхиваетъ со всей своей могучей силой и заставляетъ его глубоко страдать, шностранецъ, бывшій при этомъ и слышавшій потомъ пъсню родинъ, которую пълъ затворившись въ своей комнатъ оскорбленный Райко, почувствовалъ, какъ въ груди его подымается подобный же могучій потокъ и захватываетъ его. "Родина, прости меня, родина, прими меня", пишетъ онъ, рыдая.

Это возвращеніе къ родинъ "иностранца" характерно, какъ намъченное, но, можетъ быть, скрытое стремленіе въ нашей молодежи. Интеллигенція вообще оглядывается те перь вокругъ себя, разбирается въ томъ, что сдълано, и, кто знаетъ, не поведетъ ли это ее назадъ, къ 70-мъ годамъ, гдъ начатое дъло было брошено на половинъ. И это возвращеніе опять можетъ начаться съ покаянія, хотя уже и умудреннаго опытомъ. Художественная же литература всегда служитъ барометромъ назръвающихъ въ жизни теченій.

Съ этой стороны и заслуживаетъ вни манія "Иностранецъ" г. Андреева. Но, конечно, талантъ автора говоритъ въ пользу того, что онъ не остановится на одномъ этомъ синтезъ; его нервное, чуткое творчество уловитъ еще не одинъ симптомъ общественнаго движенія, какъ уловило оно и симптомы кризиса современиндивидуализма, которому писатель далъ въ своихъ произведеніяхъ такое яркое выраженіе. Этому помогло и касающееся внъшней стороны творчества умънье свести къ одному всъ детали и дать этимъ стройное, цъльное, выигрывающее въ силъ впечатлъніе.

Талантливость г. Андреева сказывается и въ проведеніи идеи съ внъшней стороны: одиночки его оказываются всегда опутаны тысячью нитей, связывающихъ ихъ съ окружающей природой, но которыхъ они не замъчаютъ. Она властно выступаетъ передъ ними, впутывается въ ихъ нравственный міръ, связывая его такимъ образомъ и съ міромъ людей. Такъ, солнечный весенній день возбуждаетъ въ Алексъъ Степановичъ чувство любви ко всему, а вмъстъ съ тъмъ и къ людямъ; такъ, арфа на крышъ богатаго дома, играющая подъ напоромъ вътра, приноситъ Андрею Николаевичу въсть о страданіи чужой души,

Подводя итогъ творчеству Андреева, какъ оно успъло проявиться, мы можемъ только пожелать писателю проложить и далъе путь къродственному ему по духу великому психологу (Достоевскому), быть его достойнымъ преемникомъ въ будущихъ, конечно, еще болъе зрълыхъработахъ.

Т. Ганжулевичъ.





### Болеславъ Храбрый.

Историческая повъсть Людвига Стасяка.

(Окончаніе).

٧.

Любовь, какъ солнышко, которое своей живительной силой будитъ природу весной; она, какъ ураганъ, который невъдомо откуда и зачъмъ налетитъ и опрокинетъ все, что раньше казалось непоколебимымъ. Ни воля, ни разумъ не покорятъ этой стихійной силы. Человъкъ способенъ тогда на самые чистые, прекрасные подвиги и въ то же время на безумныя преступленія. Никто не скажетъ, откуда берется это чувство и отчего въ груди горитъ оно, душа пламя, а рвется куда-то на просторъ, въ даль. Цвътокъ долженъ цвъсти, а человъкъ долженъ любить. Любовь не разсуждаетъ объ опасностяхъ, которымъ подвергается человъческая жизнь, не страшится самоубійства, не думаетъ о томъ, что со смертью тъла можетъ умереть и эта могучая сила.

Послѣ отъѣзда Вальгира изъ Франконіи, Софья превратилась въ какую-то безжизненную, мраморную статую. Сердце ея, пылавшее прежде огнемъ любви, теперь обуяло отчаяніе и глубокая нена-

висть... Она возненавидъла Вальгира, того, котораго раньше безумно любила. Съ надеждой найти успокоеніе, Софья вступила въ монастырь; но тамъ ей недолго пришлось пробыть, такъ какъ игуменья, видя ея безумства, сказала ей:

— Ступай въ свътъ, быть можетъ, тебя люди вылъчатъ...

Въ далекія страны отправилась она. Войска императора двигаются на Польшу, а за ними идетъ оборванная, безумная дъвушка. Боязнь передъ ея безуміемъ и жалость къ ея нищетъ заставляли давать ей хлъбъ...

Дошла она до границъ Силезіи и, собирая милостыню, стала разузнавать, куда идетъ дорога въ Вислицу...

Отдохнувъ ночью въ лѣсу, раннимъ утромъ она отправилась въ дорогу. Цѣлый день она шла не останавливаясь; вотъ уже наступилъ вечеръ. Вечерняя прохлада освѣжила землю, нагрѣтую полуденными лучами солнца, а въ ея жилахъ, точно вмѣсто крови, налитъ кипятокъ. Кровь эта кипитъ, и Софья ясно слышитъ, какъ сильно стучить въ вискахъ; все тъло горитъ, какъ въ огнъ, голова кружится... споткнулась на пень и упала. Пробуетъ встать, не можетъ; хочетъ поднять руку, рука какъ камень.

Солнце уже высоко стояло на небъ, когда больная проснулась; собравъ силы, встала и отправилась на поиски за ягодами, чтобы утолить голодъ. Насытившись ежевикой и лъсными оръхами, которыми были усыпаны деревья, она двинулась дальше.

Страшный, безконечный походъ... Днемъ она идетъ, а ночью ее обезсиливаютъ приступы горячки. Послъднія силы уходятъ, а она все спъшитъ, не замъчая ни своей слабости, ни опасности, которой подвергается ея жизнь, а видя передъсобой только цъль этой долгой и мучительной ходьбы... Сила страсти ведетъ ее...

У воротъ замка слышны человъческіе возгласы и какой то шумъ, точно стражникъ съ къмъ-то борется.

— Что тутъ случилось?—спросила Гелигунда, возвращавшаяся въ

это время съ охоты.

— Какая-то съумасшедшая дъвушка! У нея горячка, все тъло какъ огонь горитъ.

Гелигунда близко наклонилась къ больной и, внимательно всмотръвшись въ лицо, воскликнула...

— Моя сестра!!!

Софья какъ снопъ повалилась къ ногамъ Вислицкой...

Прошелъ мѣсяцъ. Жизнь начала медленно возвращаться къ больной. Каждый день Гелигунда заглядывала къ сестрѣ, но та ее точно не видѣла. Но вотъ какъ-то разъ утромъ Вислицкая вошла въ комнату Софьи; та вдругъ, взглянувъ на нее съ улыбкой, протянула ей свои безсильныя руки... узнала ее.

— Я тебъ обязана мой жизнью!.. Скоро силы и бодрость вернулись больной, и, пользуясь этимъ, Гелигунда принялась распрашивать ее. — Что съ тобою, Софья, случи-

лось?-говорила она.

— Не спрашивай, сестра, при одной мысли сердце кровью обливается. Послъ смерти отца все княжество разграбили и опустошили; я сама едва ушла...

— Все это мнѣ извѣстно. Эти печальныя вѣсти и до насъ доле-

тъли.

— Но онъ отомститъ за меня!

— Кто?

— Онъ... Конрадъ.— Ты любишь его?

Глаза Софьи затуманились слезами, но черезъ мгновеніе она снова зашептала:

 Онъ придетъ сюда... на поклонъ къ тебъ.

— Не говори мнъ о Вальгиръ, — испуганно говорила въ другой разъ Софья Гелигундъ и Виславу. — Изъ твоихъ словъ, сестра, я вижу, что онъ тебя не стоилъ и что ты справедливо покарала его!

— А хочешь видъть муки этого

чудовища?

— Нътъ, пощади меня, Гелигунда. Избавь отъ необходимости видъть того, кого я ненавижу всей душой. Сегодня я хочу съ тобой поговорить о будущемъ счастьи!

Темная декабрьская ночь непроглядной мглой окутала землю. Въ полночь Софья встала со своего ложа и торопливо стала куда-то собираться. Быстро бъжала она по темнымъ комнатамъ, затъмъ черезъ съни спустилась по лъстницъ внизъ и сошла въ сторожку, гдъ находился тюремный сторожъ. Тихо ступая по каменному полу, она приблизилась къ двери сторожа, открыла ее, внимательнымъ взглядомъ окинула всю комнату и, завидъвъ спокойно спящаго старика и, неръшительности задумалась... Еще есть время одуматься и вернуться назадъ, не запятнавъ себя человъческой кровью. Но страсть непобъдима. Какъ кошка подскочила она къ постели и, схвативъ лежавшій подлѣ топоръ, подняла его...

#### — Господи!!!

На томъ мъстъ, гдъ была голова, теперь огромная кровавая рана, изъ которой свистя бьетъ струей алая кровь... Быстрымъ движеніемъ руки оттолкнувъ голову отъ тъла, скорченнаго судорогами, она откинула тулупъ и, схвативъ ключи, какъ безумная бросилась къ желъзнымъ дверямъ...

Зазвен ъли ключи, застучали засовы, и дверь со скрипомъ тяжело от-

ворилась.

- Кто тамъ?—послышался изъ темноты голосъ.
  - Я пришла тебя освободить.
- -- Что это? Я, кажется, съума схожу? Софья...
  - Я...
  - Ты сюда пришла...
- Чтобы освободить тебя и дать тебъ въ руки мечъ мести.
  - Ты?
- Я люблю тебя безумно! Для тебя я море слезъ выплакала, для тебя тысячи верстъ прошла, терпя нужду и подвергая опасности свою жизнь!
  - Гелигунда знаетъ, что ты...
- Ложью усыпила ея бдительность и подозрънія.

— Что ты хочешь сдълать?

— Бъжать съ тобой и потомъ повънчаться. Ты будешь свободенъ, если объщаешь мнъ върность.

— Ступай прочь. Я другой женщинъ далъ обътъ, твоей негодной

сестръ!

- Ты здѣсь заживо сгніешь! Слушай, Вальгиръ, я тебѣ несу свободу, счастье, мою любовь, я буду твоей вѣрной женой... Ты присягнулъ гадинѣ, которая тебя погубила.
  - Не хочу покупать счастье цъ-

ной въроломства!

- Вотъ топоръ. Отомсти ей за себя.
- О, еслибъ я могъ, но меня держитъ эта цъпь!
  - Я ее разорву, освобожу тебя.

Для твоей свободы я совершила преступленіе. Только люби меня!

— Оставь мень!

Глухія рыданія вырвались изъэтой груди, гдъ недавно еще теплилась надежда на счастье. Теперь всъэти мечты разбиты, вся жизнь погублена... И вдругъ гнъвъ закипаетъ въ ея груди.

— Такъ пропадай же здъсь!—съ этими словами Софья выбъжала изъ темницы и бросилась было впередъ, но вдругъ новая мысль мелькнула у нея: "Вальгиръ долженъ отомститъ"...

Какъ буря ворвалась она обратновъ подземелье, разомкнула цъпи Вальгира, а сама въ изнеможеніи упала, какъ трупъ, на полъ...

Не спалось Гелигундъ въ эту темную ночь; какое-то непонятное, ужасное предчувствіе тревожило ее, Въ страхъ вскочила она съ постели, чувствуетъ, что что-то страшное происходитъ, но не знаетъ гдъ.

Какая-то сила потянула ее въкомнату сестры, заглянула она и въотчаяніи кликнула Вислава.

- Нътъ ея и одежды тоже нътъ
- Гдъ же она?

Ужасное подозрѣніе мелькнуло у обоихъ.

--- Она...

1

Оба бъгутъ въ комнату стражника и видятъ тамъ кровь и мертвое тъло... Виславъ опрометью бросается въ подземелье къ Вальгиру и у входа натыкается на него.

— Вальгиръ!!!

Только это одно слово вырвалось изъ устъ пъвца, и онъ замолкъ на въки... Гелигунду охватилъ ужасъ передъ местью; не помня себя, она бросилась по лъстницъ на башню замка, надъясь тамъ укрыться... За нею бросился Вальгиръ.

Обезумъвъ отъ ужаса, несчастная вскочила на подоконникъ, подалась всъмъ тъломъ впередъ и выбросилась, предпочтя такую смерть, чтобы только не подвергнуться мести обманутаго мужа.

VI.

Снова начинается война, снова ополчаются нъмцы на славянъ. Римскій императоръ передъ войной возобновляетъ старые союзы, къ русскимъ князьямъ обращается съ просьбой помочь ему воевать съ Болеславомъ.

По смерти Владиміра на Руси поднялись междоусобія. Братъ шелъ на брата. Для несчастной дочери Болеслава княжеская корона была терновымъ вънцомъ.

Пока княгиня заботится о своемъ супругъ, пока напоминаетъ ему данные объты, до тъхъ поръ имъ руководитъ разумъ, но какъ отлучится куда нибудь безъ жены, такъ снова начинаетъ безумствовать. Святополкъ приказалъ убить брата своего Бориса. Убили, по его приказу, и Глъба, а также Святослава, бъжавщаго было въ Венгрію. Когда Святополкъ терялъ отъ пьянства разумъ, то своей жестокостью не уступалъ брату своему Ярославу.

Между тъмъ Ярославъ собралъ огромное войско изъ новгородцевъ и пошелъ добывать кіевскій престолъ. Святополкъ тоже приготовилъ свои войска да еще призвалъ печенъговъ на помощь и выступилъ противъ брата. На берегахъ Днъпра другъ противъ друга расположились оба лагеря. Святополкъ и днемъ и ночью пируетъ, а идти на брата боится; та же боязнь царитъ въ душъ Ярослава, привыкшаго больше держать въ рукахъ книгу, нежели мечъ.

Оба князя стали ждать, когда замерзнетъ Днъпръ. Наконецъ, пришли морозы, и ледъ сталъ. Святополковы воины начали высмъивать Ярослава и его дружину. Та не выдержала и стремительно бросилась на враговъ. Отчаянно защищались воины Святополка, но сила была на сторонъ противниковъ, и они побъжали. Бъжалъ и Святополкъ.

Одержавъ побъду надъ братомъ, Ярославъ понялъ, что его ожидаетъ

месть Болеслава, который вступится если не за Святополка, то за свою дочь. Въ виду этого онъ съ радостію встрътилъ нъмецкое посольство и принялъ предложеніе заключить съ императоромъ союзъ противъ Польши.

Страшная туча повисла надъ Болеславомъ; съ двухъ сторонъ идутъ на него вражьи силы. Но польскій король, увъренный въ своихъ силахъ, спокойно ждетъ враговъ.

У воротъ тынецкаго монастыря передъ монахомъ стоитъ на колъняхъ какой-то пришелецъ.

— Что тебъ нужно?

 Хочу уйти отъ міра, укрыться въ этихъ стънахъ отъ жизни, которая для меня была несчастіемъ и проклятіемъ.

Монахи сжалились надъ несчастнымъ, видя его печаль и слезы. Блаженство освътило измученныя странника: наконецъ, его челнъ, разбитый бурей жизни, достигъ твердаго берега. Двъ недъли минуло послъ постриженія, когда вернулся изъ продолжительнаго путешествія настоятель Здівшко. Всю Европу исходилъ онъ, исполняя приказанія своего любимаго повелителя. Ему донесли о пришельцъ. Онъ поспъшилъ посътить его и съ изумленіемъ узналъ въ немъ славнаго Вальгира. Разспросилъ его Здъшко о всемъ и въ отвътъ на просьбу о посвященіи въ монахи, приказалъ принять на себя обътъ биться до последняго издыханія за родину.

Рыцарь безпрекословно повиновался.

1-го сентября 1015 года съ самаго утра началась битва, причинившая много горя императору, который уже приказалъ навести мостъ на ръкъ Черной, чтобы бъжать.

Со всъхъ сторонъ, какъ вороны, летятъ гонцы съ печальными извъстіями. Генрихъ потерялъ мужество и предавался слезамъ и безграничному отчаянію, но за то его вожди были полны силы и надежды. Они

быстро выстроили полки и при звукахъ литавръ выступили на врага. Бодрость вождей придала храбрости солдатамъ, и они отважно ворвались въ середину польской арміи... Поляки дрогнули и разступились. За нъмцами побъда... но это былъ послъдній лучъ заходящаго солнца, послъ котораго наступаетъ темная и мрачная ночь...

Опять началась война и опять она была несчастна для нъмцевъ. 15 сентября 1015 г., нъмецкое войско, углубившееся въ Польшу, было на голову разбито Славянами. Вся

Германія надъла трауръ.

Правда много славныхъ рыцарей пало и со стороны поляковъ. Стоигнъвъ, Вальгиръ и многіе другіе сложили головы на полъ битвы. Тутъ 
только узнала о гибели Лестка королевна и, не вынесши этого несчастія, скрылась въ монастыръ.

Между тъмъ Болеславъ двинулся на Русь. Народъ русскій съ радостью встрътилъ его. Король шелъ не какъ грабитель, а какъ желанный и чтимый гость. Цъль его похода былъ Кіевъ. Приближаясь къ нему, онъ издали увидълъ четыреста церковныхъ главъ и высокій дворецъ князя Владиміра. На встръ-

чу королю вышелъ архіепископъ съ крестомъ въ рукъ, чтобы благословить его пріъздъ. У храма св. Софіи встрътило Болеслава все духовенство. Проъзжая подъ Золотыми воротами, польскій король мечемъ сдълалъ знакъ въ память того, что Русь присоединяется къ славянской землъ.

Болеславъ не захватилъ себъ русской земли, не разграбняъ ее и не лишилъ своей въры. Онъ шелъ сюда только для того, чтобы всъ земли Дуная до Гданска \*), отъ Лабы до Днъпра и отъ Балтійскаго до Чернаго моря соединить во еди-

ное славянское царство.

По окончаніи похода, Болеславъ перенесъ столицу изъ Познаня въ Краковъ, чтобы ему было одинаково близко до Дуная, до Днъпра и до Лабы. Теперь ему оставалось сдълать послъдній шагъ—украсить чело княжескою короною. Это совершилось весною 1025 года, когда архіепископъ Ипполитъ Урсинъ короновалъ на царство "отца хлоповъ". Какъ вихрь разнеслась эта въсть и наполнила радостью сердце всего народа...

конецъ.



<sup>•)</sup> Данцигъ.



### На "крышѣ міра".

Последнія путешествія въ Тибетъ.

**К. І-тъ** и В. П-ра.

Вслъдъ за другими странами Востока настала очередь и горнаго, замкнутаго Тибета открыть свои двери предпріимчивымъ "культурнымъ" людямъ Запада. Тибетъ долго оставался "запечатанною страною". Въ него, подъ страхомъ смерти, закрытъ былъ доступъ иностранцамъ. Если тибетское правительство, оберегая свою независимость, и играло какую либо роль въ политикъ, то "3a· была именно политика крытыхъ дверей". Въ 1846 г. въ столицу Тибета пришли фанцузскіе миссіонеры, но были изгнаны. Вообще же европейцевъ, дерзнувшихъ проникнуть въ Лхассу, даже не трудились изгонять, а просто подсыпали имъ незамътнымъ образомъ яду.

И вотъ въ эту-то ревниво охраняемую отъ непрошенныхъ гостей таинственную Лхассу, кажущуюся намъ сказочнымъ городомъ какой то восточной поэмы, вошли гордыми побъдителями алчные англичане. Бъдную, никого не трогавшую, мирную страну пробудили отъ ея тысячелътней дремы выстрълы ружей, уже пролилась кровь гордаго народа, желавшаго только одного, чтобы его оста-

вили въ покоъ среди дикихъ и неприступныхъгоръего родины. Больно было читать отчеть о первомъ пораженіи, понесенномъ тибецами: они сражались, какъ львы; имъя 7 — 8 ранъ, они шли еще въ бой. Но что значитъ такая храбрость, когда они вооружены ружьями старой системы; ихъ пало около 800 человъкъ, тогда какъ у англичанъ совсъмъ не было потерь людьми. Каковъ будетъ результатъ неравной борьбы плоховооруженныхъ полудикарей съ регулярнымъ войскомъ одной изъ европейскихъ державъ, угадать было не трудно. А пока тамъ, въ горныхъ ущельяхъ, разыгрывается финалъ драмы подъ заглавіемъ "Право сильнаго ", ознакомимъ нашихъ читателей горнымъ Тибетомъ, который восточные народы на своемъ образномъ языкъ называютъ "Крышей Міра", и съ его знаменитой столи-Лхассой.

I.

Полное прекращеніе доступа людямъ бълой расы въ Лхассу и прилегающія къ ней мъстности послъдовало не болье 60 льтъ тому назадъ. Въ прежнія времена Лхасса

тоже была трудно доступна, однако, неоднократно европейцамъ удавалось проникать въ городъ и даже оставаться въ немъ довольно продолжительное время.

Во всякомъ случать, начиная приблизительно съ 1760 года, еще два раза удалось европейцамъ посътить Лхассу, о чемъ подробно разсказываетъ Д-ръ Георгъ Вегенеръ въ журналъ "Globus", откуда и заимствовано нижеслъдующее описаніе. Въ первый разъ это былъ англійскій врачъ Manning (1811 г.), который лъчилъ на тибетско- индійской границъ одного китайскаго генерала и былъ взятъ послъднимъ въ индійскомъ платьъ внутрь страны. Во второй разъ двумъ миссіонерамъ--лазаристамъ Гюку и Габе удалось вмъстъ съ монгольскимъ караваномъ пилигримовъ въ январъ 1846 года достичь Лхассы, гдв они оставались до 15 марта.

Съ 1846 года ни одинъ бълый путешественникъ уже не проникалъ въ Лхассу.

Не смотря на все это, тибетцы не могли совершенно заградить доступъ европейской наукъ. Только бълымъ людямъ запрещено пребываніе въ странъ, наоборотъ, върующіе пилигримы буддійскихъ племенъ Азіи всегда были здъсь желанными гостями. И англичане сумъли чрезвычайно искусно использовать это обстоятельство. Полковникъ Монгомери обучилъ элементарнымъ пріемамъ топографической съемки мъстности одного бойкаго индуса и отправилъего внутрь Тибета, гдф тотъ, переодътый то торговцемъ, то пилигримомъ, путешествовалъ по странъ, выполняя свою тайную миссію. Этотъ индусъ Саратъ-Чандра, путешествовавшій въ 1882 г., а раньше его-Нэнъ-Сингъ, въ 1866 г. и 1873 г., 1879 г., и другіе и Кришна, въ индійскіе "pundits" \*) не смотря на огромныя затрудненія изъездили и изслъдовали запретную страну, проявивъ выдающееся мужество и настойчивость, и многіе болъе или менье продолжительное время жили въ Лхассъ.

Затъмъ. въ совершенно также недавнее время инородцамъ буддійской религіи азіатскаго происхожденія, но европейскаго образованія, неоднократно удавалось такъ же счастливо, какъ индійскимъ пундитамъ, проникать изъ русскихъ предъловъ въ Лхассу. Такъ, изъ русскихъ подданныхъ недавно дважды посътилъ Лхассу зайсанъ (дворянинъ) Овче-Нарзуновъ, калмыкъ, уроженецъ Ставропольской губ., бывшій въ Тибетъ съ 1898 г. и 1900 г. Первый разъ онъ прибылъ въ Тибетъ чрезъ Монголію, такъ какъ съ юга, изъ Индіи, границу Тибета ревниво оберегаютъ англичане. Кромъ замътокъ и коллекціи вещей, Нарзуновъ вынесъ съ собой изъ Тибета фотографическіе снимки Лхассы и ея священныхъ мъстъ.

Наконецъ, послъдній изъ путешественниковъ въ Тибетъ былъ японскій ученый Екай Кавагуши, ухитрившійся прожить въ Лхассъ два года и два мъсяца, шпіонъ. Онъ говоритъ въ своихъ запискахъ, что единственною цълью его путешествія было изученіе буддизма; мы въримъ ему. Во всякомъ случаъ, помимо пользы для японскихъ ученыхъ, трудящихся надъ изученіемъ санскритскаго эзотерическаго писанія Магоямы, онъ принесъ пользу и географическимъ обществамъ, предоставивъ, напримъръ, въ распоряжение Британскаго Географическаго Общества Тибета, исправивъ неточности, вкравшіяся въ прежнія изданія картъ этой страны, и пр. Но какова бы ни была цъль путешествія Екая Ковагуши, нельзя не удивляться той настойчивости, съ какою онъ добивался ея.

Изъ Японіи онъ вывхаль въ іюнв 1897 г. а возвратился лишь въ мав 1903 г., пробывъ такимъ образомъ въ отлучкв шесть летъ. Полтора года онъ прожилъ въ Индіи, гдв

<sup>\*)</sup> Pundit (пёндить)—ученый браминъ. наука и жизнь, кн. 1x.

поступилъ въ школу и изучалъ тибетскій языкъ. Чтобы усыпить вниманіе тибетцевъ, зорко слъдящихъ за иностранцами, пытающимися проникнуть въ ихъ страну, онъ не поъхалъ изъ Калькутты прямо въ Непалъ, а заходилъ въ разные буддійскіе монастыри, подъ видомъ китайца-студента, идущаго на поклоненіе мъстнымъ святынямъ. Потомъ, пробравшись по льдамъ и снъгамъ Гималайскихъ горъ, онъ подолгу проживалъ въ деревняхъ, на границъ Тибета, выжидая случая незамътно проскользнуть мимо разставленной всюду у дорогъ и горныхъ ущелій пограничной стражи. Наконецъ, это ему удалось. Горной тропинкой, доступной лишь мъсяца въ году, а въ остальное время занесенной снъгами, онъ прошелъ наконецъ на тибетскую территорію. "Я добивался этого три года и восемь мъсяцевъ", говоритъ онъ въ своихъ запискахъ. Настойчивость изумительная, свойственная развъ одному азіату!

II.

Кромъ массы свъдъній, доставленныхъ этими путешественниками, мы располагаемъ также богатой китайской литературой о Лхассъ.

Всъ эти описанія даютъ намъ такую законченную картину "запретнаго города", что мы должны признать, что вполнъ правъ знаменитый Свенъ Гедринъ, когда онъ въ своей послъдней книгъ называетъ Лхассу однимъ изъ наиболье пзслъдованныхъ городовъ внутренней Азіи.

Городъ лежитъ на высотъ 3630 метровъ надъ уровнемъ моря; если, не смотря на такую огромную высоту, здъсь все-же оказалось возможнымъ образованіе такого значительнаго культурнаго центра, то причина этому лежитъ въ природъ мъстности. Она представляетъ обширную долину, открытую на юго-западъ, откуда безпрепятственно доносится южное тепло, со всъхъ же другихъ

сторонъ она окружена высокими горами, защищающими ее отъ ледяныхъ вихрей прилегающихъ возвышенныхъ горныхъ плато.

Тзонгнабе, реформаторъ (1360 – 1419) тибетскаго ламаизма, переселился сюда со своего мъста рожденія и отсюда сталъ распространять свои ученія. Только благодаря энергичному развитію и распространенію идеи, что въ Далай-Ламъ Лхассы непрерывно возрождается къ новой жизни народный святой ламаитской церкви Бодгизатва Авалохита, Лхасса могла сдълаться неограниченной властительницей Тибета и мало-по-малу самымъ знаменитымъ святымъ мѣстомъ для пилигримовъ всей средней и восточной Азіи. Высшаго своего развитія Лхасса достигаетъ въ серединъ 17 столътія, когда Далай-Ламой Нагъ-вангъ-Лобъ-сангомъ былъ выстроенъ на королевскомъ холмъ у Лхассы новый огромный храмъ дворецъ; мъсто это было названо имъ по имени мистической индійской родины святого Авалохиты—Поталой и стало средоточіемъ всего вновь достигнутаго могущества.

Въ началъ XVIII столътія Далай-Лама былъ принужденъ, вслъдствіе народныхъ волненій, перенести свою резиденцію на время въ Кумбумъ. Оружіе китайскаго императора Кангъ хи помогло ему вернуться обратно въ Лхассу, но съ тъхъ поръ тибетскій священный городъ оказался въ вассальной зависимости отъ Поднебесной имперіи; ежегодно стала отправляться дань въ видъ подарковъ "амбанъ" Пекинъ, китайскій сталь засъдать въ Лхассъ вмъстъ съ туземнымъ правительствомъ и направлять послъднее во всъхъ вопросахъ военнаго дъла и внъшней политики согласно желаніямъ пекинскаго двора.

Однако, такое отношеніе къ Китаю нисколько не уменьшило религіознаго почитанія Далай-Ламы и его резиденціи—Лхассы; китайскіе императоры, кажется, даже поощряли это

поклоненіе изъ политическихъ соображеній.

Какую роль играетъ этотъ городъ глазахъ буддистовъ Средней Азіи \*), видно изъ необыкновенно живого описанія своего путешествія патеромъ Гюкомъ, совершеннаго имъ вивств съ караваномъ монгольскихъ пилигримовъ. Мы вмъстъ съ нимъ переживаемъ возбужденіе, которое одушевляло караванъ и дало ему силы совершить свое безконечно тяжелое путешествіе по нагорнымъ степямъ и проходамъ въ поднебесныхъ высяхъ съверо-восточнаго Тибета; мы видимъ, съ какимъ страстнымъ, растущимъ съ каждымъ днемъ напряженіемъ ждетъ каждый върующій появленія священнаго города. Наконецъ, только невысокій, но крутой горный хребеть отдъляеть путниковъ отъ духовной метрополіи буддійскаго міра. Уже отсюда, съ горы, начинается священная кому посчастливилось добраться до ея вершины, тому уже отпущены всв его грвхи. Пвшкомъ и съ глубокимъ благоговъніемъ начинаютъ путники восхожденіе на гору, уже въ часъ ночи, чтобы къ вечеру слъдующаго дня достигнуть Лхассы. Къ заходу солнца они дъйствительно подходять къ священному городу, который утопаетъ въ послъднихъ лучахъ солнца. столътнія деревья, окружающія городъ валомъгустой листвы, -- восторпишетъ Гюкъ, — большіе бълые дома съ платформами и башенками, безчисленные храмы съ **позолоченными** кровлями, Будды (Потала), на которомъ возвышается дворецъ Далай-Ламы, --- все это придаетъ Лхассъ волшебный, величественный видъ".

Совершенно такимъ-же образомъ, какъ описано выше, путешествуютъ

сюда и еще събольшими трудностями караваны пилигриммовъ изъ Непала, изъ долины Тарима, Монголіи. Китая и Индіи и даже изъ Сибири и Европейской Россіи; сердца полны священнымъ трепетомъ, всъ уже одушевлены тъми трудностями и лишеніями пути, которыя они потерпъли за въру, и всъ въ страстномъ ожиданіи благодати, которую должно принести имъ благословеніе первосвященника. Нигдъ нельзя лучше наблюдать могущество религіозной экзальтаціи, какъ на этихъ несчастныхъ, перебирающихся черезъ высокіе горные проходы Тянь-шанскихъ горъ, песчанныя моря Такла-Макана и, наконецъ, бороздящихъ впередъ и назадъ высокую горную страну къ съверо-западу отъ Лхассы, чтобы только поставить ногу на священную почву и склонить голову передъ Далай-Ламой. -- Свенъ Гединъ въ своей послъдней книгъ разсказываеть исторію одного ламы изъ Урги, который за какое то преступленіе былъ лишенъ права вступать на почву Лхассы. Чтобы заслужить прощеніе Далай-Ламы, этотъ гръшникъ совершаетъ путь въ нъсколько тысячъ километровъ отъ своего жилища до Лхассы въ молитвенномъ положеніи, т. е. онъ падаетъ на колъни и на ладони, затъмъ переставляеть колъни на слъды, оставленные ладонями, и такъ да-

Шесть лѣтъ нужно ему для этого ужаснаго путешествія, и когда ему остается лишь одинъ часъ до воротъ священнаго города,—ему приносятъ извѣстіе, что онъ долженъ, не получивъ прощенія, возвращаться назадъ. Онъ возвращается и повторяетъ свое путешествіе еще два раза!

Великольпный видъ Лхассы описываетъ одинъ изъ новъйшихъ посътителей, браминъ Саратъ Чандра Дасъ, въ совершенно такихъ-же выраженіяхъ, какъ и Гюкъ. Онъ прибылъ изъ Индіи вдоль ръки Ки-чу и пишетъ: "Передъ нами лежалъ

<sup>•)</sup> На землъ насчитывается, по Лассену, 340 мелліоновъ буддистовъ противъ 337 милліон. христіанъ. — Далай-Лама имъетъ для первыхътакое же значеніе, какое имълъ для христіанскаго міра папа въ средніе тъка.

весь городъ, раскинувшійся въ концъ аллеи вътвистыхъ деревьевъ; послъдніе лучи заходящаго солнца падали на позолоченныя крыши храмовъ. Это была грандіозная картина, подобной которой я никогда не видълъ. Налъво отъ насъ возвышалась Потала со своими величественными зданіями съ позолоченными кровлями, передъ нами, окруженный зелеными полями, лежалъ городъ съ бълыми башнеподобными зданіями и китайскими домами съ крышами, покрытыми синей глазированной черепицей. Длинныя гирлянды расписанныхъ и разрисованныхъ тканей перекидывались отъ дома къ дому и развъвались вътромъ".

Кромъ тайно снятаго браминомъ Кришной во время годичнаго пребыванія (при помощи четокъ въ качествъ мърки) плана, опубликованнаго въ очень маленькихъ размърахъ, недавно (Мартъ 1904) Вадделемъопубликованъ въ Geographical Journal другой планъ, составленный на основаніи данныхъ, добытыхъ путемъ опроса болѣе, чъмъ ста туземныхъ посътителей Лхассы.

Согласно плану и описаніямъ городъ лежитъ немного къ съверу отъ береговъ Ки-чу. Наибольшая длина его около трехъ, а поперечникъ около полутора километра. Внутри этого овала лежитъ главная масса домовъ, концентрирующихся около храма Іовокханга, древняго собора Тибета, который можно назвать соборомъ Св. Петра ламаизма, какъ Поталу—его Ватиканомъ. Этотъ колоссальнъйшій храмъ Тибета считается вмъстъ съ тъмъ древнъйшимъ въ странъ. Теперешній свой видъ онъ сохраняетъ съ 17 столътія. Главное строеніе высотою въ три этажа и покрыто будто-бы массивными золотыми плитами. Внъшнія стъны расписаны примитивной живописью. Входный залъ съ шестью колоннами, богато разукращенный живописью, скульптурой и золотомъ, ведетъ внутрь храма. Дверь, выложенная бронзой и желъзнымъ рельефомъ, ведетъ

сначала въ галлерею, крышей которой служитъ крыша перваго этажа. Вторая дверь съ колоссальными статуями по бокамъ ведетъ затъмъ въ большой базиликоподобный залъ съ колоннами, который освъщается сверху черезъ отверстія, затянутыя прозрачной промасленной тканью; боковыхъ оконъ нътъ. Наконецъ. въ глубинъ открывается выложенная драгоцънностями лъстница, ведущая въ святая святыхъ, въ задней ствив котораго находится ниша съ знаменитымъ изображеніемъ Сакіа-Муни. Передъ нимъ стоитъ богато разукрашенный тронъ Далай-Ламы и другихъ главныхъ жрецовъ. Священная статуя Будды гигантскихъ размъровъ богато вызолочена и украшена короной изъ золота и драгоцънныхъ камней.

Весь храмъ окруженъ валомъ, и ни единая женщина не смъетъ оставаться въ теченіе ночи внутри его. Вокругъ него идетъ поясная дорога въ четыре метра шириною, называемая "внутреннимъ ходомъ"; по нему совершаютъ свои шествія вокругъ святилища процессіи пилигримовъ, и вмъстъ съ тъмъ это главная торговая улица города, окруженная лавками и кишащая уличными продавцами.

Сюда примыкаетъ главная масса города съ тъсными улицами; вокругъ этой массы домовъ идетъ вторая поясная улица въ 40 метровъ шириной, "средній ходъ", внъ котораго разбросаны лишь отдъльные дома и караванъ-сараи. Послъдніе окружены "внъшнимъ ходомъ", который въ видъ большого овала охватываетъ все, что составляетъ собственно городъ Лхассу, включая Поталу. Казармы китайскаго гарнизона лежатъ внъ этого овала — дипломатическая мъра, путемъ которой соблюдается декорумъ, согласно которому на почвъ священнаго города не должно быть чужеземныхъ войскъ. По этой вившней дорогв совершають процессіи пилигримовъ свои шествія въ формъ непрерывныхъ молитвенныхъ актовъ, какъ это было описано выше, т. е. на каждомъ шагу падая ницъ. Такимъ образомъ они продълываютъ весь путь, который обычнымъ способомъ можно совершить въ три часа, въ теченіе четырехъ дней. Особенно сокрушенные гръшники при каждомъ паденіи ницъ оставляютъ на дорогъ монету или драгоцънный камень.

Число обитателей Лхассы опредъляется весьма различно: извъстныя цифры колеблются между 10.000 и 100.000. Эти колебанія происходять отъ того, что одни наблюдатели включаютъ въ общее число и монаховъ изъ окрестныхъ монастырей, другіе нътъ; кромъ того не осъдлая масса населенія, повидимому, подвержена сильнымъ колебаніямъ, вслъдствіе притока новыхъ богомольцевъ и ухода прежнихъ. Заслуживающій довърія Нэнъ Сингъ круглымъ счетомъ даетъ число 30.000, включая сюда 18.000 монаховъ.

Нъкоторые наблюдатели называютъ городъ чистымъ и привлекательнымъ; только предмъстья бъдны и грязны; дома велики и въ теченіе цълаго года свъже выбъливаются и всегда имъютъ видъ вновь выстроенныхъ. Особый кварталъ состоитъ изъ домовъ, ствны которыхъ сдвланы изъ роговъ крупнаго и мелкаго скота, сцементированныхъ известью; при побълкъ стънъ этимъ рогамъ оставляютъ естественный цвътъ, отчего дома пріобрътаютъ весьма причудливый видъ. По словамъ другихъ наблюдателей улицы, по крайней мъръ боковыя, невъроятно завалены всякой грязью, которой даже китайскіе города пришлось-бы назвать образцомъ чистоты. Въроятнъе, что послъднія данныя ближе къ истинъ, потому что, хотя тибетскій народъ и отличается веселымъ нравомъ, гостепріимствомъ и разными другими добродътелями, но только не чистоплотностью.

Въ одномъ, однако, всъ наблюда-

тели вполнъ сходятся, а именно, что несмотря на необычайную святость мъста. въ городъ царитъ чрезвычайно бойкая торговая жизнь. Все толкается, кричитъ и жестикулируетъ, продаетъ и покупаетъ и старается по возможности больше выгоды извлечь изъ прибывающихъ чужестранцевъ. Ежегодно въ декабръ происходитъ большая ярмарка, на которую стекаются торговцы изъ Китая, Сиккима, Непала, Ладака, Кашмира, Монголіи и разныхъ другихъ мъстъ. Пестрая смъсь одеждъ, лицъ и языковъ: и туркестанецъ магометанинъ, браминъ-индусъ свободно вращаются среди народовъ средней и восточной Азіи. Сами туземные жители Лхассы изготовляютъ шерстяныя ткани, издюбленныя деревянныя чашки тибетцевъ для ъды и прежде всего въ огромныхъ количествахъ предметы культа, необходимые жрецамъ и богомольцамъ. Но когда день склоняется къ вечеру и еще только силуэтъ священной горы Поталы вырисовывается на синемъ небъ,--тогда прекращается всякая работа; жители собираются на плоскихъ крышахъ своихъ домовъ, на улицахъ, на открытыхъ площадяхъ и падаютъ ницъ на землю, творя свои молитвы. Одинъ только смутный гулъ общей молитвы города раздается надъ Поталой.

Эта послъдняя, въ извъстномъ родъ-опять святая святыхъ Лхассы и, вмъстъ съ Каабой Мекки несомнънно наиболъе чтимое мъсто въ Азіилежитъ въ западной части города. Потала — изолированный, приблизительно въ 100 метровъ высоты, крутой холмъ, поднимающійся среди плоской равнины, какъ островъ среди моря. На его вершинъ расположены всъ монастыри, дворцы и храмы, гдъ живетъ Далай Лама со своимъ дворцомъ и постройка которыхъ восходитъ къ древнъйшимъ временамъ тибетскаго буддизма. Всъ наблюдатели вполнъ единодушно утверждаютъ, что эти строенія имъютъ, правда, нъсколько причудливый, но все же величественный видъ, вполнъ соотвътствующій значенію этихъ мъстъ. Среднее зданіе имъетъ пять китайскихъ покрытыхъ золотомъ крышъ.

Внутренность Поталы подробно описана учеными браминами (pundits) и въ книгъ Вей-тсангъ-ту-тши. Много тысячъ ламъ находятъ тамъ себъ жилище. Во внутреннемъ дворъ средняго зданія находится колоссальная позолоченная и украшенная драгоцънными камнями статуя въ 22 метра высоты, — повидимому, какого-то святого, но не Будды; статуя поднимается надъ нъсколькими этажами, и пилигримы по окружной галлереъ внутри двора обходятъ сначала ноги статуи, затъмъ вокругъ туловища и потомъ только вокругъ ея головы. Подобно Ватикану, дворецъ Далай Ламы имъетъ 10.000 комнатъ, которыя наполнены безчисленнымъ количествомъ драгоцънностей и сокровищъ искусства; тамъ находятся великолъпныя залы, стъны которыхъ расписаны историческими картинами и т. д. Всв эти восторженныя описанія, конечно, нужно принимать съ извъстной критикой.— Саратъ-Чандра Дасъ, напримъръ, говоритъ, что сточная система устроена такъ несовершенно, что въ нъкоторыхъ мъстахъ дворца можно задохнуться отъ скверныхъ запаховъ. Не смотря на все это, не можетъ быть никакого сомнънія, что съ точки зрънія исторіи культуры, этнографіи и географіи — здъсь дъйствительно должны быть сосредоточены неоцънимыя сокровища литературнаго, художественнаго и промышленнаго характера; они должны имъть огромную цъну для изученія Азіи нынъшняго времени и прошедшихъ въковъ. Нужно надъяться, что эта сокровищница, гдъ непрерывно въ теченіе въковъ скоплялись дары върующихъ буддистовъ, будетъ пощажена отъ разрушенія и военныхъ нашествій.

Въ заключение еще немного словъ о той замъчательной личности, ко-

торая пользуется такимъ безграничнымъ почитаніемъ, — о Далай Ламъ. Замъчательно, что всъ наблюдатели, видъвщіе его въ лицо, описываютъ его какъ ребенка. Послъ тълесной смерти Далай-Ламы душа Padmapanis переселяется въ новорожденнаго ребенка, который узнается по особымъ чудеснымъ примътамъ и переносится во дворецъ. Пока онъ не достигъ совершеннолътія, естественно, вся власть находится въ рукахъ его воспитателей и совътниковъ, которые, хотя находятся въ вопросахъ иностранной политики въ послушаніи у Китая, — во внутреннемъ управленіи Тибета совершенно полновластны. Понятно отсюда, что несчастному ребенку ръдко удается достичь совершеннолътія.

Весьма интересное описаніе одной аудіенціи, происходившей въ 1811

году, даетъ намъ Manning.

Онъ увидълъ вочеловъчившагося бога въ большомъ пріемномъ залъ, посреди придворнаго штата, въ видъ мальчика около 7 лътъ и наблюдалъ во время короткой бестды, которая велась черезъ переводчика и состояла изъ нъсколькихъ фразъ придворнаго этикета, это интересное явленіе: первосвященника въ видъ ребенка. Послъдній имълъ простыя и непринужденныя манеры, - разсказываетъ онъ, -- хорошо воспитаннаго принца. Его лицо было прямо поэтично и трогательно красиво. Все его существо отличалось подвижностью и доброжелательностью, съ губъ не сходила привътливая улыбка, онъ даже охотно и непринужденно смъялся, но всегда благопри-

Около новаго года Далай Лама цълый мъсяцъ долженъ провести въ уединеніи, подвергаясь религіознымъ упражненіямъ духа и плоти. Когда Маппіпд увидълъ его еще разъ послъ этого испытанія, — онъ имълъ блъдный и больной видъ, какъ будто послъ истязаній.

Замъчательно, что съ этимъ старымъ описаніемъ вполнъ совпадаетъ



новое изображеніе аудіенціи, которое даетъ весьма заслуженный браминъ Саратъ Чандра Дасъ. Его аудіенція происходила въ 1882 году. Святой въ это время былъ мальчикомъ восьми лътъ и производилъ такое же впечатлъніе красоты и благородства.

Этотъ Далай Лама, по согласнымъ сообщеніямъ послѣднихъ посѣтителей, то же лицо, которое и сейчасъ возсъдаетъ на священномъ тронъ въ Лхассъ. Значитъ, на этотъ разъ онъ не былъ устраненъ до совершеннольтія, и теперь ему должно быть около 32 лътъ.

#### III.

Заканчивая этотъ очеркъ, приведемъ выдержки изъ послъдняго путешествія по Тибету, японца Кавагуши.

Трудно и утомительно было путешествіе въ предълахъ Тибета, черезъ горную провинцію Хортошо. Два раза переправлялся Кавагуши черезъ Брамапутру. Но перейдемъ къ разсказу самого Кавагуши, словъ котораго будемъ придерживаться и дальше въ описаніи Лхассы, столицы Тибета.

"Во время всъхъ этихъ утомительныхъпереходовъ, – пишетъонъ, – мнъ приходилось таскать весь свой багажъ на спинъ, вслъдствіе чего путешествіе было для меня пыткой. Карабкаясь по обрывамъ и горнымъ тропинкамъ, я страшно изранилъ себъ ноги. Ръки приходилось переходить въ бродъ, и меня не разъ уносило холоднымъ, какъ ледъ, теченіемъ. Разъ я чуть не замерзъ, выбившись изъ силъ и заснувъ въ горахъ, между тъмъ какъ ночью выпалъ глубокій снъгъ. Два раза на меня нападали разбойники, но убъдившись, что у меня нътъ ничего, кромъ книгъ и предметовъ первой необходимости въ путешествін, оставили въ поков. Три дня мнъ пришлось голодать и, не будучи въ состояни ходить, я сълъ у дороги и ждалъ смерти. По счастью, мимо проважаль всадникъ, котораго я позвалъ. Онъ далъ мнъ сыру, сахару, чаю, и я ожилъ. Кромъ голода и холода, была еще одна напасть: снъгъ ослъплялъ меня своимъ блескомъ, и у меня заболъли глаза: Однажды на меня напала стая дикихъ тибетскихъ собакъ, и одна изъ нихъ жестоко укусила меня. Нъсколько разъ я проваливался въ трясины".

Часть пути онъ совершилъ, примкнувъ къ каравану тибетскихъ ламъ, торгующихъ реликвіями. Они прибыли въ Ларушъ-рынокъ мъновой торговли кочующихъ племенъ съвернаго и центральнаго Тибета. Тибетцы продаютъ шерсть, шкуры, хвосты яковъ (тибетскихъ быковъ), соль, овецъ, козъ въобмънъ на пшено, рисъ, чай, сахаръ, сушеные персики, виноградъ, шерстяныя одежды, набивные ситцы, кораллы, изумрудъ, бирюзу. Тибетскіе законы строго запрещаютъ продавать яковъ иностранцамъ. Племена тибетскихъ. кочевниковъ, въ поискахъ за пастбищами для своего скота, постоянно переходять съ мъста на мъсто. Яки переносятъ весь ихъ домашній скарбъ и шатры изъ грубой сърой шерстяной ткани. Съ апръля по октябрь стада овецъ, козъ, лошадей, яковъ пасутся на лугахъ, въ остальное время года питаются сухой, травой и корнями. Когда зима очень суровая и выпадаеть глубокій снъгъ, скотъ часто падаетъ отъ голода.

Перейдемъ, однако, къ болъе интересной части путешествія Кавагуши, его пребыванію въ Лхассъ, аудіенціи у Далай-Ламы и т. п.

Даржилинга до Лхассы 2.400 миль пути. Въ Лхассу я прибылъ 21-го марта 1900 г., -- разсказываетъ авторъ. -- Меня приняли здъсь университеть и храмъ Сера (Sera),—говоритъ японскій изслѣдо-ватель. Черезъ мѣсяцъ я выдержалъ установленный экзаменъ и получилъ разръщеніе слушать лекціи по богословію. Въ университеть меня знали подъ именемъ Sera i Amchi, или

докторъ Сера. Дъло въ томъ, что мнъ удалось нъсколько разъ и довольно успъшно сыграть роль медика. Эта неожиданная слава открыла мив двери ивсколькихъ аристократическихъ домовъ Лхассы. Такъ, я познакомился и съ бывшимъ министромъ финансовъ Шамба Шо-Санъ, который всегда быль очень благосклоненъ ко мнъ. Знакомство мое съ эксъ-министромъ перешло въ дружбу, и я перевхаль даже жить въ его домъ. Это избавило меня отъ необходимости разыгрывать роль практикующаго врача съ огромной практикой, которая лишила бы меня возможности спокойно заниматься научными трудами, тъмъ болъе, что библіотеки при многихъ храмахъ открыли мнв свои двери".

Интересно разсказываетъ японецъ о своей аудіенціи у Далай-Ламы.

"13 сентября 1900 г., — говоритъ онъ, -- состоялась моя первая аудіенція у Далай-Ламы. Придворный лейбъ-медикъ предложилъ мив быть его ассистентомъ и отвезъ меня во дворецъ Тсо-Потала. Молва успъшномъ леченіи мною нъсколь. кихъ высокопоставленныхъ дошла до Далай-Ламы, и онъ пожелалъ видъть новаго доктора. Огромныя зданія дворца выстроены на холмъ въ съверо-западной части столицы. Съ верхней террасы дворца открывается видъ на обширную равнину, окруженную горами. Тамъ и сямъ выдъляются желтыя крыши храмовъ. Меня провели по многочисленнымъ заламъ съ расписанными въ китайскомъ стилъ потолками и стънами. Когда я предсталъ передъ Далай-Ламой Тибета, я трижды палъ ницъ передъ его Величествомъ. Во время аудіенціи я стоялъ, а передъ тъмъ, какъ уйти, снова преклонился передъ нимъ, и онъ благословилъ меня, положивъ мнъ руку на голову.

Далай-Лама еще молодой двадцати восьмильтній человъкъ, съ тонкими чертами умнаго лица. Онъ сидълъ въ креслъ. На головъ у него была

желтая татарская шапочка, одежда его была сдълана изъ желтыхъ шелковой и шерстяной тканей. Въ рукахъ онъ держалъ четки изъ ягодъ дерева бо. Сколько разъ я ни видълъ Далай-Ламу, онъ всегда носилъ эти простыя четки, какія обыкновенно носятъ священники, а между тъмъ среди несмътныхъ сокровищъ его найдется не мало золотыхъ съ драгоценными камнями четокъ. Слуги подали чай въ маленькихъ серебряныхъ чашечкахъ причудливой формы, но я пилъ чай изъ собственной деревянной чашки, которую по тибетскому обычаю всегда носилъ съ собою. "Лечи моихъ жрецовъ" нъсколько разъ повторилъ мнъ Далай-Лама, но мы бесъдовали съ нимъ и о многомъ другомъ.

Кромъ несомнъннаго мужества, Его Величество обладаетъ и другими похвальными качествами. Такъ. онъ хорошо изучилъ буддизмъ. Не лишенъ онъ и умънья вести политическія дізла. На престоль его избрали не по традиціонной системъ баллотировки. Еще ребенкомъ его привезли въ Лхассу вмъстъ съ двумя другими мальчиками; на всъхъ ихъ смотръли, какъ на воплощение Далай-Ламы. Впослъдствіи Лама-Регентъ и министры ръшили, что два другія мальчика—воплощеніе діавола, а только нынъ царствующій папа—настоящее воплощение Далай-Ламы. Они убъдили въ этомъ и китайскаго намъстника (амбана) Тибета и возвели мальчика на престолъ безъ баллотировки трехъ кандидатовъ. Достигнувъ совершеннолътія, Далай-Лама принялъ бразды правленія въ свои руки и стремится преобразовать условія гражданской службы, назначая людей на почетныя или отвътственныя мъста по заслугамъ, а не по проискамъ и интригамъ фаворитовъ. Онъ старается искоренить взяточничество и фаворитизмъ, существовавшіе при прежнемъ дворъ.

До сихъ поръ ръдкіе Далай Ламы правили лично: обыкновенно про-

дажные министры отравляли почти всвхъ ихъ, лишь только они достигали совершеннолътія, а на ихъ мъсто избирали новое воплощение. **Далай Лама вошелъ въ сношенія съ** Россіей и обмънялся подарками съ русскимъ царемъ. Посломъ русскаго царя былъ бурятъ, монгольскій лама Агуанъ Дорджіевъ, такъ какъ людямъ его племени искони былъ дозволенъ въъздъ въ Лхассу. Далай Лама принялъ пословъ въ 1900 г. Въ 1902 г. изъ Россіи привезли дары, которые были доставлены въ Лхассу на 300 верблюдахъ. Въ числъ подарковъ были ружья новаго образца американской системы, и тибетцы восхишались этимъ оружіемъ. Изъ другихъ подарковъ назовемъ одежды греческаго епископа изъ золотой, шитой жемчугомъ и драгоцънными камнями парчи. Далай Лама маетъ, что религія русскихъ не отличается отъ тибетской, и считаетъ русскихъ за буддистовъ, какъ буряты-монголы, а русскаго царя-за великаго Боддисатву, обладающаго таинственной силой. Присланное облаченіе очень нравится ему, и онъ иногда одъваетъ его.

Перейдемъ къ описанію Лхассы и ея достопримъчательностей, со словъ Кавагуши.

Въ центръ города Лхассы находится большой храмъ Сакія Муни Будды. Это трехъэтажное зданіе, въ китайскомъ стилъ, ВЪ полмили окружностью, съ четырьмя золочеными башенками надъ главной крышей. Въ храмъ стоитъ золоченое изваяніе Сакія Муни Будды, привезенное въ Лхассу въ 643 г. по Р. Х. принцессой Ванъ Шенгъ изъ династіи Тангъ, вышедшею замужъ за тибетскаго короля Сонгтсанъ Гампо. Это былъ даръ Индіи китайскому императорскому двору. На головъ божества -- золотая, украшенная камнями корона. Идолъ находится подъ обширнымъ балдахиномъ и передъ нимъ всегда поддерживается огоньтопленое масло; одежды и все вокругъ пропитано

этимъ масломъ. Во время богослуженія ламы, подъ громкій акомпаниментъ гонговъ, звонковъ и цимбаловъ, читаютъ и поютъ хоромъ писаніе.

Къ зданію храма примыкають дворцовыя постройки: Лабланъ Шенбо, или сокровищница, пріемный залъ Далай Ламы, дворцовыя кухни, кладовыя, гдъ хранятся несмътныя количества золота и драгоцънныхъ камней.

Окружающая храмъ широкая улица носитъ названіе Балкоръ и представляетъ наиболъе оживленный кварталъ города съ многочисленными лавочками. Здъсь же торгуютъ уличные разносчики китайцы, жители Кашмира, Кама, Непаля. Тибетцы—прирожденные купцы. Особенно странно видъть, какъ торгуютъ разными товарами, высоко засучивъ рукава своего священническаго одъянія, буддійскіе ламы.

Дома Лхассы одноэтажные или двухъэтажные, каменные или кирпичные, съ плоскою крышею, сложенною изъ гравія, скръпленнаго цементомъ. Посреди крыши большая глиняная труба. Надъ крышею богатыхъ домовъ устроена еще вторая крыша, какъ бы бесъдка. Въ домахъ зажиточныхъ гражданъ стъны богато украшены, а въ окнахъ вставлена бумага, или роговая пластинка, пропускающая свътъ. Полъ всегда земляной. Вмъсто стульевъна полу подушки; китайскіе столики и стулья тоже въ большомъ ходу у зажиточныхъ людей. На ствив почти всегда можно увидъть миніатюрную раку Будды.

Улицъ Лхассы никогда не метутъ, а потому онъ нестерпимо грязны. Нъчто въ родъ подобія чистки про- исходитъ въ январъ и мартъ по тибетскому календарю. Въ домахъ нътъ никакого благоустройства, и потому помои, отбросы и всякая грязь выбрасываются прямо на улицу. Только на Балкоръ относительно чисто.

Нъсколько болъе прилична также

улица или бульваръ Ринчкоръ, окаймляющій городъ. Это дорога буддійскихъ пилигриммовъ.

Разъ мнъ довелось, — говоритъ Кавагуши, -- услышать молитву одного изъ этихъ кающихся гръшниковъ: "О! Калимбо Тіа, Шакіа Муни Будда, всв Будды и святые трехъ міровъ и десяти частей!--- восклицаетъ онъ. Каюсь, я убилъ много путешественниковъ, часто грабилъ, похищалъ чужихъ женъ, ссорился, много и другихъ гръховъ и преступленій тяготять меня. Каюсь во всемъ, ничего не скрываю и думаю, что ты простишь мнв мои прегръшенія. Заодно каюсь ужъ и за тъ убійства, грабежи, прелюбодъянія, ссоры, которые совершу въ будущемъ".

Всъ стремленія тибетскаго правительства направлены къ охранъ и защить буддизма отъ внъшнихъ вліяній: отсюда и политика закрытыхъ дверей. Мало-по-малу эта политика стала для тибетцевъ жизненнымъ принципомъ. Со времени изгнанія въ 1846 г. французскихъ миссіонеровъ Гюка и Габе, въ Лхассъ перебывало нъсколько европейцевъ. Судя по описанію, это были переодътые христіане (католики). Но ихъ не потрудились даже изгонять, а просто устранили ихъ, угостивъ лакомымъ блюдомъ, въ которое не забыли прибавить яду. Хозяинъ Кавагуши Шамба Шо много лътъ былъ губернаторомъ Лхассы раньше, чъмъ его назначили министромъ финансовъ. Онъ разсказывалъ ему, что два раза ему случалось удалять иностранцевъ, которые хотъли проникнуть въ Лхассу. Разъ два иностранца и иностранка были уже всего въ разстояніи одного дня пути отъ Лхассы. Ихъ ужасно трудно было уговорить вернуться. Они были очень добры и благородны, но я не могъ сказать имъ "прошу пожаловать", разсказывалъ Шамба Шо. Хотя этимъ путещественникамъ дали съъстныхъ припасовъ изъ Лхассы, ихъ не отравили \*).

Теперь—нъсколько словъ о религіи Тибета.

Господствующей религей въ Тибет в признается Бонъ, или буддизмъ старой и новой школы. За исключеніемъ жертвоприношеній, Бонъ очень похожъ на эзотерическій буддизмъ. Старая школа допускаетъ для своихъ священниковъ бракъ, употребление спиртныхъ напитковъ. мяса, пляску и пъніе и учить, что все это необходимо для достиженія душевнаго эзотерическаго равновъсія. Нъкоторые изъ священниковъ сектъ Зокенба, Куръюкба, Сакіава и Зубка (Zokchenba, Kurjukba, Sakyawa, Zubka), принадлежащихъ къ старой школь, строго соблюдають заповъди о противленіи искушеніямъ и многіе годы посвящають наукв. Учащіеся жрецы должны заниматься 20 лътъ, чтобы получить степень жезе (учителя) и столько-же лътъ примънять догматы эзотерическаго ученія на практикъ, чтобы удостоиться степени бодисатвы (bodhisatwa). Одинъ изъ такихъ святыхъ мужей — Теримпо Че изъ ордена Ламы Гимпа. Два святыхъ мужа въ Лхассъ и Шигазъ славятся въ Тибетъ своей мистической силой. Есть еще категорія жрецовъ, которые самымъ главнымъ считаютъ соблюденіе обрядовъ и чтеніе писанія. Уличные жрецы (Tony Sapu) молятся о ниспосланіи счастья и заклинають злыхъ духовъ. Табто или Сошибозу (Tabto и Soshibozu) составляютъ одну треть духовенства Тибета. Они всю жизнь занимаются упражненіями въ метаніи камней, прыжкахъ, жонглированіи, пѣніи дикихъ пѣсенъ. Они

<sup>•)</sup> По всей въроятности, эти иностранцы были англичанинъ Сентъ Джордсъ Литтльдэль (St. George Littledale) и его жена, которые въ 1895 г. не дошли всего 45 миль до Лхассы — ближе этого разстоянія съ 1846 г. не удавалось проникнуть ни одному европейцу. Долго переговаривались они съ администраціей, но ничего не добились и удалились. Отчетъ Литльдэля былъ напечатанъ въ Протоколахъ Лондонскато Географическаго Общества въ 1896 г.

не отличаются ученостью, а умъютъ только читать писаніе.

На шесть милліоновъ жителей Тибета приходится 431.242 жреца новой школы буддизма и среди нихъ около 1000 перевоплощенныхъ ламъ, которымъ дается особое образованіе. Они, дъйствительно, учены, умъють держать себя и вполнъ заслуживаютъ то уваженіе, съ которымъ къ нимъ относится населеніе.

На государственной службъ состоять 65 жрецовъ и столько-же гражданскихъ чиновниковъ. Изъ жрецовъ выбирается 4 секретаря, а изъ чиновниковъ 4 министра для завъдыванія финансами, военнымъ дъломъ, государственнымъ имуществомъ, духовенствомъ. У каждаго министра есть помощникъ.

Оффиціально населеніе Лхассы исчислено въ 100.000 чел., но на самомъ дълъ оно едва-ли превышаетъ 70.000 чел. Не такъ много и священниковъ, какъ значится по оффиціальнымъ свъдъніямъ. храмъ Брабунъ 7.700 жрецовъ, и ихъ учениковъ, въ храмѣ Сера – 5.500, въ храмъ Годенъ-3.300. Это число жрецовъ, полагающееся по штатамъ, но на самомъ дълв число это колеблется. Больше всего въ Лхассъ тибетцевъ, но есть и уроженцы Камса, Непаля, Кашемира, китайцы. Тибетцы и Камцы говорятъ на одномъ наръчіи, но отличаются другъ отъ друга по внъшности, тълосложению и общимъ чертамъ характера. Тибетцы крайне неопрятны и потому здъсь даже китайцы считаются народомъ чистоплотнымъ.

Въ настоящее время въ Тибетъ преобладаетъ одномужіе, но въ высшемъ классъ еще существуетъ многомужіе. Въ низшемъ классъ населенія въ ходу простое сожительство, безъ всякаго освященія религіозными обрядами. Выборомъ жениха или невъсты распоряжаются родители. Женщинъ въ домъ принадлежитъ преобладающая роль.

Жители Лхассы отличаются въжливостью и обходительностью, но за то очень мстительны и долго таятъ въ себъ злобу, пока не представится случай отомстить. И женщины, и мужчины одъваются очень пестро и охотно носять золотыя съ бирюзою серьги. Женшины носять въ волосахъ коралловыя, жемчужныя и янтарныя украшенія, ожерелья, браслеты, кольца и проч. Состоящіе на государственной службъ чиновники одъваютъ обыкновенно шерстяныя или шелковыя коричневыя, а въ торжественныхъ случаяхъ - желтаго цвъта одежды. Коричневый цвътъ вообще излюбленный въ среднемъ кругь; народъ носитъ платье изъ сврой грубой шерстяной ткани. Нвкоторые тибетцы носять сапоги по китайскому образцу, но большинство ходитъ въ сапогахъ мъстнаго производства изъ овечьей шерсти.

Своихъ покойниковъ тибетцы обыкновенно оставляють на съъденіе орламъ и собакамъ, иногда ихъ бросають въ воду, ръже — сжигають. Бренные останки умершихъ оспы зарывають въ землю. Оспен-1900 ная эпидемія г. произвела страшное опустошеніе; въ одномъ центральномъ Тибетъ умерло болъе 6.000 чел.; но несмотря на этотъ бичъ, населеніе быстро ростетъ; Многомужіе нъсколько останавливаетъ приростъ населенія, и тибетское правительство сокрушается о распространеніи этого обычая. Какъ это ни странно, но въ странъ, гдъ допускается поліандрія, законъ за+ прещаетъ браки между двоюрод+ ными и караетъ за нихъ, какъ за преступленіе.

Что касается промышленности, то добывающая, особенно земледъліе, находится въ Тибетъ еще въ младенчествъ. Земли, годной для обработки, много, но жатва обыкновенно скудная. Поля не удобряются и урожай самъ-пятъ считается уже хорошимъ.

Торговля идетъ нъсколько лучше. Въ Тибетъ торговлей занимаются ръшительно всъ: правительственные сановники, крестьяне, даже ламы. Нъкоторые купцы ведутъ внъшнюю торговлю съ Индіей и Китаемъ.

Въпромышленности тибетцы очень отстали. Лучше другихъпроцвътаютъ портняжное, кузнечное и ювелирное дъло.

Городское населеніе употребляетъ въ пищу много мяса. Больше всего ъдятъ мясо яковъ, затъмъ баранину и козлятину. Деревенское населеніе разводитъ скотъ главнымъ образомъ на продажу, само-же питается растительной пищей, рыбой и свининой. И богатые, и бъдные охотно ъдятъ горячую пшенную кашу и чай съ солью и масломъ (?). Тибетцы выгоняютъ спиртъ, но ихъ главный напитокъ — пиво домашняго приготовленія. На спиртные напитки нътъ ни акциза, ни налоговъ.

Содержатели закусочныхъ и чайныхъ лавочекъ въ Тибетъ почти всегда китайцы, они-же ведутъ спеціальную торговлю макаронами. Тибетцы довольно гостепріимны. "Въ Даржилингъ мнъ, — говоритъ Кавагуши пришлось бывать въ гостяхъ у одного тибетца. Кромъ меня, были также приглашены японскій философъ д-ръ Іенріо Инуйе и китайскій ученый и реформаторъ Кангъ-Ю-Вей. Хозяинъ выразилъ намъ свое уваженіе... высунувъ языкъ во всю длину"! Въ долгіе зимніе вечера тибетцы часто коротаютъ время въ обществъ гостей, при тускломъ свътъ масляной лампы. Спички привозятъ изъ Японіи.

Между тъмъ Кавагуши увъдомили, что тибетское правительство узнало, что онъ японецъ и нарушилъ законъ о недопущеніи въ Тибетъ иностранцевъ. Ему оставалось только поспъшно бъжать изъ Лхассы, что онъ и сдълалъ 29-го мая 1902 г., пробывъ въ запретномъ городъ два года и два мъсяца. Еще раньше онъ успълъ выслать изъ Тибета свой багажъ, главную цънность котораго составляла коллекція тибетскихъ книгъ и рукописей.

Послѣ его бѣгства тибетское правительство заключило въ тюрьму всѣхъ, кто былъ съ нимъ въ сношеніяхъ. Факультетъ Серы, на которомъ находился японецъ, закрыли. Министра, оказавшаго ему гостепріимство въ своемъ домѣ, привлекли къ суду. Только послѣ многократныхъ ходатайствъ китайскихъ сановниковъ Далай-Лама освободилъ нѣкоторыхъ заключенныхъ.

Изъ всего изложеннаго видно, какъ ревниво оберегали тибетцы свою страну отъ вторженія иностранцевъ; но теперь они должны будутъ волей неволей открыть двери своей страны, врата своей священной столицы носителямъ западной культуры. Пройдетъ нъсколько лътъ, и въ старыхъ дворцахъ тибетскихъ царей, въ дикихъ монастыряхъ горнаго Тибета, въ его храмахъ появится другой неутомимый путешественникъ клътчатой паръ, съ краснымъ Бедекеромъ въ рукахъ, съ билетомъ "Кука" въ карманъ. Умерла полная поэзіи, дикая Индія, умретъ и дикій горный Тибетъ...





## Эвйствіе радія 🝃

### 🭕 на живую матерію.

Если физическія свойства радія экстраординарны, то его біологическія свойства самыя обыкновенныя. Подобно многимъ физическимъ агентамъ, радій своими лучами умерщъляетъ, сжигаетъ, парализуетъ. Множество организмовъ, подвергнутыхъ лучеиспусканію радія, быстро умираетъ, напр., инфузоріи, змъи, ракообразныя, насъкомыя, головастики, даже молодыя млекопитающія.

По наблюденіямъ миссъ Е. Ст. Willcok, актиносферій, подверженный лучеиспусканію 10 милиграммовъ радія на разстояніи 3 метровъ, не выпускаетъ своихъ отростковъ и умираетъ по истеченіи двухъ часовъ. Если навести на змъю пучекъ катодныхъ лучей, то змъя начинаетъ отодвигаться и удаляться, а третье наведеніе для нея бываетъ уже роковымъ.

G. Вопп произвелъ многочисленные опыты надъ разными морскими животными, особенно надъ ракообразными и насъкомыми. Дафны, помъщенныя въ тонкое ложе воды, ограниченное окружностію 2 сантим. въ діаметръ, вблизи трубки съ радіемъ, умираютъ черезъ 12—24 часа. Далъе, аннелиды побережныхъ скалъ, очень чувствительныя къ силъ освъщенія, умираютъ быстро, тогда какъ другія животныя тъхъ же размъровъ, но живущія въ пескъ, сопротивляются цълый день.

Муравьи также поражались смертью отъ лучей радія уже черезъ три часа.

Вообще радій убиваетъ клѣтки многоклѣтчатаго организма, какъубиваетъ и изолированныя клѣтки простѣйшихъ организмовъ. Клѣтки эпителіальныя особенно чувствительны по отношеніи къ нему; отсюда происходитъ измѣненіе покрововъ кожи, ожоги.

Эти ожоги особенно стали извъстны послъ сообщенія Беккереля и Кюри. Они вспоминають, что Валькофь и Гизель уже наблюдали ожоги, которые оставались довольно долго послъ дъйствія радія. Кюри повториль надъ самимъ собою опыть Гизеля, заставляя дъйствовать черезътонкій листь гуттаперчи, въ продолженіи десяти часовъ, хлористое соединеніе радіактивнаго барія, въ 5000 разъ болъе сильнаго, чъмъ ураній.

Отъдъйствія лучей, – говорить онъ, – кожа дълается красной, какъ бы отъожога, но не болъзненной. Спустя нъсколько дней краснота, не распространяясь, становится интенсивнъе; на 20 день образуются струпья и рана, требующія перевязки; на 42 день по краямъ раны начинаетъ образовываться верхняя кожица, распространяющаяся къ центру; но и на 52 день, послъ дъйствія лучей, остается еще въ состояніи раны не-

значительная поверхность, которая принимаетъ съроватый видъ, указывающій на омертвъніе тканей".

3 и 4 апръля Беккерель помъщалъ нъсколько разъ въ карманъ своего жилета трубку съ радіоктивной солью, очень активной, въ 800,000 разъ превосходящей активностію ураній. 13 апръля появилась краснота; 24 апръля рана начала гноиться и зарубцевала только 24 мая. Беккерель и Кюри оба замъчали, что на рукахъ ихъ отъ держанія трубки съ радіемъ начинала шелушиться кожа, а конечности пальцевъ иногда становились жесткими и болъзненными.

Опытъ Кюри повторенъ былъ Danysz'омъ надъ нѣкоторыми животными и Бономъ надъ самимъ собою. Danysz разрушалъ верхнюю кожицу кроликовъ и морскихъ свинокъ, примѣняя радій въ теченіе 24 — 48 часовъ; соединительная ткань и мускулатура были пощажены. У кролика дѣйствіе радія вызывало ростъ волосъ, тогда какъ у морской свинки сопровождалось ихъ выпаденіемъ.

Бонъ вызывалъ на самомъ себъ черезъ примъненіе радія ожоги, которые повторялись періодически черезъ каждые два мъсяца. 25 апръля, послъ примъненія 15 милиграммовъ радія, онъ замътилъ тотчасъ красноту, обязанную болъзни сосудодвигательнаго сосуда. Къ концу мая появились разстройства болье глубокія: вздутіе верхней кожицы, отслойка; въ концъ іюня тъ же явленія; въ концъ октября тъ же самыя явленія, но болье интенсивныя: образовалась рана и получился ожогъ.

Далъе, Danysz доказалъ, что радій "парализуетъ" бактеріи, гусеницъ и млекопитающихъ. Впрочемъ, слово парализація съ полнымъ правомъ можетъ быть употреблено въ точномъ смыслъ только въ отношеніи млекопитающихъ, къ которымъ и будутъ относиться нижеприводимые опыты.

Опытамъ были подвергнуты мыши, морскія свинки и препарированные кролики. Примъняя трубку въ 3

сантим, заключавшую одинъ сантиграммъ очень активной соли, въ области позвоночника и части черепа мышей, въ теченіе одного мъсяца, Danysz достигъ, спустя 3 часа, вялости и лихорадочнаго состоянія, а черезъ7—8 часовъконвульсій и столбиняка; черезъ 12—18 часовъ настулала смерть; послъдняя замедлялась съ увеличеніемъ возраста экспериментируемаго животнаго; у трепанированнаго кролика, подверженнаго дъйствію радія въ продолженіи 8 часовъ, появлялся лъвый полупараличъ, но только на 3 день.

Въ новыхъ опытахъ Danysz заключалъ мышей въ малыя клътки, на потолкъ которыхъ была подвъшена трубка съ радіемъ: мыши получили воспаленія покрововъ и параличъ. Къ аналогичнымъ результатамъ пришелъ и Лондонъ.

Наблюдая физіологическое дъйствіе лучей радія, Бонъ настаиваетъ на томъ фактъ, что радій производитъ у позвоночныхъ растройства кровеносныхъ сосудовъ, что и обусловливаетъ параличи. Это подтверждается тъмъ, что ему не удалось достичь параличей у низшихъ позвоночныхъ животныхъ, у которыхъ нервная система болъе независима отъ кровообращенія, и никогда не наблюдалъ у этихъ животныхъ явныхъ измъненій нервной ткани. Неизвъстно, дъйствуетъ ли радій на нервы прямо или косвенно.

Бонъ отмътилъ, что по крайней мъръ у червей и суставчатыхъ радій производитъ анестезію периферическихъ нервъ. Будучи подвержены дъйствію лучей радія, эти животныя становятся менъе чувствительными къ возбужденіямъ механическимъ и къ свъту. Darier пришелъ одновременно къ тому же заключенію относительно человъка на самомъ себъ.

Дъйствіе на глазъ особенно интересно и дало мъсто нъкоторымъ любопытнымъ наблюденіямъ. Вотъ какъ Кюри резюмируетъ изслъдованія Гезеля, Гумщтедта и Нагеля.

Соль радія, положенная въ непро-

зрачную коробку изъ картона или металла, дъйствуетъ, однако, на глазъ и даетъ ощущеніе свъта. Для того, чтобы достигнуть этого результата, можно помъстить коробку, содержащую радій, передъ закрытымъ глазомъ или у виска.

Недавно Лондонъ, въ С.-Петербургъ, констатировалъ, что слъпые особенно чувствительны къ лучамъ Беккереля и могутъ составить себъ видимое представленіе очертаній предметовъ, которыя отбрасываютъ тъни на экранъ, посредствомъ лучей Беккереля. Докторъ Жавель утилизировалъ это свойства для діагноза слъпоты: пока сътчатая оболочка не поражена, радій вызываетъ, даже черезъ лобную кость, ощущеніе свъта.

Радій дъйствуетъ на организмъ, не только вызывая разстройства кровообращенія и нервныя, но и дъйствуя на матерію живую, на пигменты (окрашивающія вещества) и на ферменты (агенты пищеваренія). Уже слабое лучеиспусканіе радія вызываетъ на кожъ человъка медленное и легкое окрашиваніе, а если примъненіе радіевыхъ лучей было болъе продолжительное, то пигментъ патологическій естественный или кожи можетъ быть разрушенъ. Бонъ изгладилъ на самомъ себъ чисто пигментные слъды. Утверждаютъ, что кожа негровъ бълветъ въ тъхъ же самыхъ условіяхъ; Даничу приходилось наблюдать тоже самое, когда онъ подвергалъ сърыхъ или черныхъ мышей дъйствію радія: волосы ихъ падали, замъняясь потомъ бълыми.

Радій дъйствуетъ на пигментъ самъ по себъ. Уже прошло довольно много времени съ тъхъ поръ, какъ Гезель достигъ быстраго пожелтънія листьевъ подъ вліяніемъ радія. Если хлорофилъ преобразовывается подъ этимъ вліяніемъ, то, очевидно, должно быть тоже самое и съ гемоглобиномъ, ибо извъстно, со времени работы Некки, замъчательное сродство между веществомъ, окрашивающимъ листья,

и веществомъ, окрашивающимъ кровь.

Недавно Y. Henri и A. Мауег установили преобразованіе гемоглобина въ метемоглобинъ подъ вліяніемъ лучей α и β. Они помъстили склянку, содержащую очень активную соль радія, въ растворъ гемоглобина; спустя нъсколько часовъ растворъ сдълался чернымъ и,—новая черта,—растворъ метемоглобина появился на спектроскопъ.

Радій точно также оказываетъ очень замътное дъйствіе на ферменты. Заставляя дъйствовать лучи радія на растворы ферментовъ въ продолженіе очень долгаго времени, Ү. Непгі и А. Мауег достигали того, что активность ферментовъ постепенно уменьшалась до полнаго уничтоженія. Дъйствіе этихъ радіацій кажется тихимъ, слабымъ и продолжительнымъ.

Любопытны опыты Бона съ личинками амфибій.

Бонъ подвергалъ лучамъ радія личинки лягушки и жабы. Нормально изъ яйца ихъ выходитъ инертный эмбріонъ, зародышъ, который пріобрътаетъ болъе или менъе быстро кисти дыхательныхъ жабръ съ каждой стороны шеи, а черезъ нъкоторое время, — восемь дней для лягушки, — претерпъваетъ новое измъненіе и превращается въ головастика.

38 зародышей лягушекъ, въ возрастъ отъ одного до восьми дней, были подвергнуты лучамъ Беккереля. 9 изъ нихъ оказались почти же мертвыми. У одного ростъ остановился, но въ извъстный день, когда должна была произойти метаморфоза, голова сдълалась анормальной, тогда какъ головные покровы оказались сплющенными. Спустя нъсколько дней головастикъ становился чудовищемъ съ перехватомъ на уровнъ шеи и обыкновенно съ внъшними жабрами. Изъ этого слъдуетъ, до какой степени радій можетъ остановить ростъ тканей.

Бонъточно также произвелъмногочисленные опыты надъ развитіемъ яицъ морского ежа. Они подтверждаютъ предыдущіе.

Съ своей стороны Дафинъ пришелъ къ аналогичнымъ заключеніямъ, изслъдуя развитіе низшихъ грибовъ.

Другіе опыты относятся къ съменамъ. Мату констатировалъ, что съмена отъ дъйствія радія теряютъ свою прозябательную силу, а Диксонъ,—что дъйствіе радія на нихъ ничтожно. Это доказываетъ, какъ говоритъ миссъ Е. Вилькокъ, что вопросъ здъсь сводится къ количеству дъйствія.

При такомъ сильномъ физіологическомъ дъйствіи, радій, безъ сомнънія, скоро займетъ весьма важное мъсто въ медицинъ. Прежде всего, въ болъзняхъ нервныхъ, онъ замънитъ внушеніе и цълебныя воды.

Даріеръ констатировалъ цълебное дъйствіе лучей радія при невральгіи глазного нерва, при воспаленіи радужной оболочки и въ другихъ бользненныхъ состояніяхъ (подагръ, ногтоъдъ и т. п.). Радій можетъ излъчить даже эпилепсію.

Далъе, радій дъйствуетъ на родимыя пятна, волчанку, ракъ. Бонъ изгладилъ пигментное родимое пятно. Д-ръ Гольцендорфъ доказалъ, что радій заставляетъ исчезнуть накожные кровоподтеки или опухоли, приводя въ норму увеличенные сосуды.

Съ волчанкой д-ръ Дапло достигъ утъшительныхъ результатовъ. Мъшечки изъ целлюлоида или каучука, содержащіе смъсь радіактивныхъ солей, прикладывались къ больному мъсту въ теченіе 24—48 часовъ въ среднемъ; спустя нъсколько дней кожа поражается и образуется сженіе; зарубцеваніе приводитъ къ излъченію; въ три или въ пять недъль достигаютъ излъченія болъзни, которая продолжалась болъе года,

Замъчательное дъйствіе радія на ткани привело къ мысли испробовать примъненіе этого тъла къ излъченію рака. Вотъ, по Экснеру, нъкоторые результаты, достигнутые вълъчебницъ проф. Гуттенбауера. Радій былъ испробованъ при ракъ полости рта толщиною съ оръхъ, изъязвившемъ поверхность рта. Черезъ пять недъль изъязвленіе совершенно зарубцевалось, и слизистая оболочка сдълалась здоровой.

Въ двухъ другихъ случаяхъ рака многіе узлы накожные были излъчены одни за другими радіемъ, и уже черезъ 15 дней можно было замьтить значительное уменьшеніе объема язвы. Послъ 4-хъ и 6-ти недъль узлы отъ 2 до 6 миллиметровъ совершенно исчезли.

Продуктъ, употребляемый для лъченія, былъ бромистый радій, наиболье сильный изъ тъхъ, которые можно найти въ торговль; а продолжительность примъненія колебалась отъ 10 до 20 минутъ.

Далъе, такъ какъ радій дъйствуетъ на бактеріи, то онъ долженъ дъйствовать и на бользни инфекціонныя, на легочный туберкулезъ. Затрудненіе состоить, однако, въ способъ разрушенія бактерій, безъ нанесенія вреда тканямъ организма.

Ф. Содди предложилъ давать вдыхать больнымъ, пораженнымъ легочнымъ туберкулезомъ, истеченіе металла слабо радіоктивнаго торіума.

Американецъ д.ръ Траси предложилъ употреблять при тифозной лихорадкъ, желудочно - кишечномъ воспаленіи, маляріи и проч. соленую воду, подверженную дъйствію радія.

Однако, остережемся пока дълать какіе либо выводы, такъ какъ біологическія свойства радія еще не достаточно изучены.

М. Врущевичъ.





# Изъ общественной жизни.

С. Плевако.

III.

## Отмьна тьлесныхь наказаній.

I.

Мысль о вредъ и ненужности тънаказанія не нова для русскаго общества. Объ этомъ упоминалось еще въ знаменитомъ "Наказъ" Екатерины II. Но мысль эта была чужда еще сознанію. Подъ впечатлъніемъ минуты, подъ давленіемъ "чувствительнаго сердца" она проскальзывала порою, но только для того, чтобы сейчасъ же испариться, не оставивъ и следа на действительности. И мы видимъ, что въ царствованіе автора "Наказа" тълесныя наказанія продолжали существованіе безпрепятственно, и не только не замъчалось желанія сузить предълы ихъ владычества, но даже не было ръчи и объ ихъ смягченіи. Напротивъ, исторія тълесныхъ наказаній при Екатеринъ изобличаетъ, что въ ея царствованіе охотно прибъгали даже кътакимъквалифицированнымъ наказаніямъ, какъ колесованіе и четвертованіе. О господствъ кнута и розги говорить не приходится: область примъненія ихъ была не ограничена.

Царствованіе Александра I обнаруживаетъ болъе сильное проникновеніе сознанія мыслью о ненужности тълеснаго наказанія. Начало этого царствованія, вообще носившее хараклиберально-реформаторскій, однимъ изъ первыхъ шаговъ своихъ отмънило наиболъе жестокіе виды тълеснаго наказанія (пытку, вырываніе ноздрей), отмѣнило вообще тѣлесныя наказанія для духовенства. Къ сожалънію, полоса гуманности продолжалась недолго и смънилась неожиданно совершенно противоположной тенденціей: явился Аракчеевъ со своей знаменитой "зеленой улицей", со своими военными поселеніями, сразу возстановившими для русскаго народа всъ ужасы татарской эпопеи.

Но для Россіи уже приближалась новая эра. Аракчеевщина только способствовала глубочайшему укорененію въ сознаніи мысли противътълесныхъ наказаній. То страданіе,

какимъ надълилъ Аракчеевъ и его политика русскій народъ, было искупительной жертвой, тымъ горниломъ, въ которомъ закаляются, "общечеловъческие идеалы". И стоило только повъять инымъ теченіямъ, стоило только разорваться тучамъ насилія и глумленія надъ человъческой личностью, окутывавшимъ Россію въ первую половину прошлаго въка, какъ съ мощной силой, не удержимо сверкнулъ въ этомъ прорывъ лучъ гуманности, лучъ справедливости, и сильнъе заработала въ обществъ мысль о необходимости борьбы противъ тълеснаго наказанія. И, какъ всегда бываетъ, "когда извъстная мысль глубоко проникла въ общественное сознаніе. за иниціативой къ ея исполненію дъло не станетъ".

Періодъ ръшительной борьбы противъ тълеснаго наказанія наступилъ съ воцареніемъ Императора Александра II. Первымъ борцомъ выступилъ извъстный предсъдатель Редакціонной Комиссіи Я. И. Ростовцевъ, который уже въ 1858 году обратился къ Александру II съ такимъ письмомъ: "Относительно наказаній осмѣлюсь еще присовокупить, что во всякомъ случат о наказаніяхъ тълесныхъ не слъдуетъ упоминать вовсе; во-первыхъ, это было бы пятномъ настоящаго законодательства, законодательства объ освобожденіи: во вторыхъ, есть же въ Россіи мѣста, гдъ тълесныя наказанія, къ счастью, вовсе не примъняются. Нъкоторые говорятъ, что русскій мужичокъ розгу любитъ. Точно ли это справедливо? Если же онъ и привыкъ, то не надобно ли отъ нея отучать? Сверхъ того, исправительныя мъры, постановленныя Высочайшею властью, какъ и всякій законъ, должны дъйствовать долгое время. Со смягченіемъ нравовъ и мъры исправительныя сами собою должны . смягчаться; если же мтры эти смягчаться не будуть-не будуть смягчаться и нравы".

Письмо Я. И. Ростовцева явилось

отраженіемъ настроенія тогдашняго русскаго общества и если этому письму еще не суждено было начать великое дъло уничтоженія для Россіи позорнаго наказанія, то, несомнівню, на долю Я. И. падаеть великая заслуга обнаруженія предъ Царемъ завітнаго желанія русскаго общества, подготовленія той почвы, на которую дальнівшіе шаги борцовъ противъ тілеснаго наказанія падали, не какъ на каменистую.

II.

Активную борьбу открылъ спустя три года въ 1861 году – кн. Н. А. Орловъ. Въ запискъ, поданной Государю и послужившей той причиной, которая поставила вопросъ объ отмънъ тълесныхъ наказаній на ближайшую очередь пересмотра, кн. Орловъ говорилъ между прочимъ: "тълесныя наказанія суть зло въ христіанскомъ, нравственномъ и общественномъ отношеніяхъ... Философы, юристы, государственные люди всъхъ временъ единодушно признавали тълесныя наказанія безнравственными и безполезными истязаніями... Посмотръвъ вокругъ себя, мы легко убъдимся въ этой истинъ: у насъ бьютъ всякаго, кто только даетъ себя бить. Это поддерживаетъ грубость нравовъ и сильно мъщаетъ развитію человъческой личности".

Доводы кн. Орлова имъли на Императора Александра II свое воздъйствіе. Записка перешла въ Комитетъ, составлявшій проектъ новаго военнаго устава о наказаніяхъ, и здъсь мы встръчаемся съ полнымъ подтвержденіемъ нашего предположенія о глубокомъ пониманіи тогдашняго русскаго общества всего вреда тълесныхъ наказаній. В. К. Константинъ Николаевичъ такъ мотивировалъ необходимость отмъны ихъ: "тълесныя наказанія составляютъ для государства такое зло, которое оставляетъ въ народъ самыя вредныя послъдствія, дъйствуя разрушительно на народную нрав-

ственность и возбуждая населеніе противъ установленныхъ властей. Тълесныя наказанія могутъ быть терпимы въ государствъ лишь въ самыхъ необходимыхъ случаяхъ, когда на самомъ дълъ нътъ возможности обойтись безъ нихъ, и этою только необходимостью, при существовавшемъ у насъ кръпостномъ правъ, можетъ быть объяснена дъйствующая у насъ система тълесныхъ наказаній. Съ освобожденіемъ крестьянъ изъ-подъ личной зависимости помъщиковъ необходимо принять другую систему; это необходимо въ чувствахъ человъчества, а именно, для предупрежденія копорчи нравственности и нечной для обезпеченія спокойствія и общественнаго порядка въ государ-

Комитетъ вполнъ одобрилъ положенія записки кн. Орлова. Ссылаясь на то, что тълесныя наказанія "не соотвътствуютъ ни достоинству человъка, ни духу времени, ни духу законодательства, ибо ожесточаютъ нравы, поражаютъ въ наказываемомъ всякое чувство чести и устраняютъ возможность исправленія",— Комитетъ полагалъ вовсе уничтожить тълесныя наказанія, тъмъ болѣе, что и самъ народъ, видимо, чувствовалъ отвращение къ этой формъ наказанія. По крайней мъръ, даже при существованіи закона объ освобожденіи палачей отъ ссылки въ .Сибирь (ваконъ 1833 г.), желающихъ занять должность палача не находилось, и закономъ 1836 г. должны были предписать обращать въ палачи: преступниковъ, не взирая на ихъ несогласіе".

Дальнъйшее движеніе вопроса только сильнъе обнаруживало все несочувствіе общества къ тълесному наказанію. Даже шефъ жандармовъ кн. В. А. Долгоруковъ, и тотъ признавалъ возможною полную отмъну розги. Лишь немного голосовъ пыталось защитить тълесное наказаніе. Имена этихъ "розголюбовъ" исторія сохранила. Ими были: государствен-

ный контролеръ Анисимовъ, полагавшій, что "всякое заявленіе по сему предмету намъреній опасно и вредно"; московскій митрополитъ Филаретъ, доказывавшій, что христіанство не осуждаетъ тълеснаго наказанія, и гр. Панинъ — министръ . юстиціи, швидъвшій въ отмънъ тьлесныхъ наказаній "отмѣну всѣхъ уголовныхъ наказаній и настаивавшій не только на сохраненіи дъйствующихъ видовъ тълеснаго наказанія-плетей, кнута, розги, шпицрутеновъ, - но и на возстановленіи отмъненнаго въ 1858 г. бритья головы и распространеніи тълеснаго наказанія на женщинъ.

Такимъ образомъ общество опредъленно стало противъ дальнъйшаго примъненія тълеснаго наказанія. И когда вопросъ вступилъ въ послъднюю фазу—перешелъ на разсмотръніе Государственнаго Совъта—за исключеніемъ гр. Панина никто не всталъ на защиту прежняго порядка, никто не обмолвился словомъ за розгу.

17 апръля 1863 г. тълесныя наказанія были отмізнены. И, какъ справедливо замъчаетъ Г. А. Джаншіевъ, указъ объ этомъ "составляетъ одну изъ самыхъ свътлыхъ страницъ въ исторіи русскаго законодательства". Она была бы самой свътлой, если бы пожеланія русскаго общества были этимъ указомъ осуществлены Къ сожалънію, во всей полнотъ. "пятно" слишкомъ глубоко въълось въ наше законодательство, и смыть его однимъ разомъ оказалось не подъ силу даже гуманнъйшимъ дъятелямъ эпохи освобожденія. Нужно было еще прожить 41 годъ, прежде чъмъ отъ этого "пятна" не осталось никакого слъда. Но и то, что сдълалъ указъ 1863 г. имъло громадное значеніе для Россіи и ея жизни. "Силъ прибываетъ"... писалъ И. С. Аксаковъ. "Еще гора свалилась съ плечъ, еще тяготы меньше... Удрученный бременемъ богатырь выпрямился". А сенаторъ Ровинскій выразился: "Россія, словно въ сказкъ

какой, изъ битаго царства вдругъ небитымъ стало". И въ этихъ восторженныхъ восклицаніяхъ, такъ понятныхъ въ тъ поры, когда еще не могли думать о томъ, что указъ 1863 г., собственно говоря, сдълаетъ очень мало для преобразованія Россіи изъ "битой" въ "небитую" именно и проглядываетъ та "общественная правда", сознать которую русскому обществу пришлось только послъ долгихъ столътій кроваваго царствованія кнута и розги. Но эти же восклицанія, какъ стало понятнымъ только позднъйшимъ поколъніямъ, обнаружили чрезмърное увлеченіе общества одержанной побълой. На самомъ дълъ, указъ 1863 г. можетъ считаться только относительнымъ торжествомъ общечеловъческаго идеала. Умерли шпицрутены, но было еще живо тълесное наказаніе, и долго еще суждено было висъть ему надъ главной частью русскаго народа-крестьянствомъ, - угнетая его, парализуя его культурный ростъ, парализуя ту свободу, которую давало крестьянству святое 19 февраля.

#### III.

"По какой-то ироніи судьбы,—съ горечью замѣчаетъ Джаншіевъ,—великій освободительный актъ 19-го февраля, давшій толчокъ благотворному движенію противъ розги, остался внѣ его воздѣйствія, и пятно его въ видѣ розогъ осталось несмытымъ".

Какъ могло это случиться, почему розгъ суждено было уцълъть и продолжать свою губительную работу надъ русскимъ крестьяниномъ, — этотъ эпизодъ исторіи тълесныхъ наказаній, по справедливости, считается "страннымъ и не понятнымъ".

Казалось бы, что все складывалось для полнаго уничтоженія всъхъ видовъ тълеснаго наказанія; казалось бы, что нътъ никакихъ основательныхъ данныхъ для исключенія освобожденнаго крестьянства изъ среды вліянія акта 17 апръля 1863 года. Правящія сферы были проникнуты гуманными желаніями, общество опредъленно высказало свой взглядъ на тълесное наказаніе до розги включительно; самъ народъ, по компетентному удостовъренію Комитета, желалъ отмъны розги. Дворянскіе комитеты, за исключеніемъ не многихъ, признавали возможность уничтоженія розги. Почему же случилось не такъ, какътого желала Россія, почему розгъбыла дана безславная привиллегія сохраниться еще на 41 годъ?

Этому вопросу посвящена Г. А. Джаншіевымъ отдѣльная статья въ его книгѣ "Эпоха великихъреформъ". Съ обычной обстоятельностію и полнотой извѣстный историкъ освободительныхъ реформъ изучаетъ тѣ пружины, какія заставили законодательство той поры въ вопросѣ о розгѣ отступить отъ своихъ идеаловъ, сдѣлать уступку крѣпостникамъ и розголюбамъ въ духѣ гр. Панина.

Мы не будемъ поэтому подробно останавливаться на этомъ знаменательномъ эпизодъ. Обратимъ вниманіе читателя только на тотъ моментъ въ обсужденіи вопроса о розгъ, когда была ръшена его судьба. Ко времени ръшенія вопроса,—въ составъ Редакціонной Комиссіи произошли нъкоторыя перемъны; существенныйшею была та, что на мъсто гуманиста Я. И. Ростовцева, умершаго отъ чрезмърнаго напряженія силъ, — предсъдательское кресло занялъ гр. Панинъ.

Появленіе у кормила такого завзятаго "розголюба" (см. выше) въ извъстной степени предръшало вопросъ — будетъ-ли сохранена розга для крестьянства, или нътъ. И, дъйствительно, мы видимъ, что судьба розги стояла въ ближайшей зависимости отъ голоса предсъдателя. При баллотировкъ голоса раздълились пополамъ: 11 членовъ стояло за розгу и 11-же противъ. Отъ гр. Панина зависълъ исходъ борьбы и,

какъ и нужно было ожидать, онъ высказался не въ пользу гуманныхъ идеаловъ общества.

Кром В Панина, въ сред В подписавшихся за розгу были такіе просвъщенные дъятели, какъ Н. А. Милютинъ и Самаринъ. И общество было, дъйствительно, поражено такимъ неожиданнымъ исходомъ борьбы. "Слъпцы, слъпцы! Что они выиграли"? — писалъ И. С. Аксаковъ. — "Предупрежденіе нъсколькихъ частныхъ случаевъ неповиновенія; но эта выгода уничтожается тъмъ нравственнымъ вредомъ, который наносится обществу, тъмъ оскорбленіемъ нравственнаго чувства, которое истекаетъ изъ возведенія въ почетное званіе розги, отъ разумнаго признанія и узаконенія побоевъ! Наконецъ, утрата въры общественной въ человъка — развъ это не страшный вредъ обществу"?

Впрочемъ, подача Н. А. Милютинымъ и Самаринымъ голоса "за сѣченіе" не есть единственная странность этого темнаго эпизода. Еще страннъе то, что сохранение розги было мотивировано "нежеланіемъ колебать только что объявленное Положеніе 19 февраля". Такимъ образомъ великому освободительному акту пришлось быть опорой для антигуманнъйшихъ стремленій кръпостниковъ--сохранить въ крестьянской средъ тълесное наказаніе, провозвъстнику новой жизни-оградить ветхіе принципы отъ разрушающей силы времени. Удивительный парадоксъ, который былъ-бы смѣшонъ, если бы не былъ такъ грустенъ.

Послъдствія сохраненія розги въдъйствительности оказались очень и очень грустными. Хроника послъдняго сорокальтія существованія тълеснаго наказанія богата данными, показывающими, какъ правы были тъ, кто говорилъ, что "оставленіе розогъ възаконъ можетъ довести крестьянъ до отчаянія". Безчисленны случаи, когда крестьяне, приговоренные кърозгъ, предпочитали умереть само-

убійствомъ, чіть подвергаться позорному наказанію. Еще чаще наблюдались случаи, какъ случайно нарушившій законъ крестьянинъ послъ тълеснаго наказанія превращался въ неисправимаго преступника, отвъчая на вопросы, что "теперь ему все равно... терять нечего". Были и такіе факты, когда приговоренный къ розгъ совершалъ болъе тяжкое преступленіе, предпочитая годы тюрьмы и каторгу нъсколькимъ ударамъ "возлюбленной" розги. Но еще болъе ужасно было то нравственное зло, какое вносило тълесное наказаніе въ крестьянскую среду, "убивая въ ней чувство чести и поддерживая неуваженіе къ своей и чужой личности". Полный упадокъ личности имълъ несомнънную причинную связь съ господствомъ розги. Сторонники розги утверждали, что тълесное наказаніе уже потому допустимо въ деревнѣ, что тамъ на розгу не обращаютъ большого вниманія. Придетъ де крестьянинъ, получитъ столько-то и уйдетъ, какъ встрепанный. А въ этой-то апатіи, равнодушій къ розгѣ и коренилась summa iniuria. Глубоко върны, приводимыя вълекціяхъпроф. Таганцева, слова французскаго юриста Росси: "если въ обществъ развито нравственное достоинство, то оно прогонитъ съченаго изъ своей среды, и это послужитъ ему препятствіемъ для снисканія пропитанія своимъ трудомъ, сдълаетъ изъ него врага общества на въки. Но подобная страна еще счастлива: хуже тамь, гдъ только что высъченный принимается въ прежнее общество, гдъ наказанному стоитъ только отряхнуться, чтобы изгладить послъдствія наказанія; это свид'ьтельствуетъ о грубости народа, объ его отсталости".

Именно къ послъднему результату и вело русскій народъ то отношеніе къ розгъ, какое проявляли къ ней законодательныя сферы до послъдняго времени.

IV.

Высказываясь за сохраненіе розги, Комитеть, между прочимь, обмолвился слъдующими знаменательными словами: "и по мъръ распространенія образованія между крестьянами, они сами откажутся оть позорнаго наказанія". (Джанш. 256).

Статистическія данныя о прим'вненіи тълеснаго наказанія въ крестьянскомъ быту блестяще доказали предположение Комитета. По мъръ культурнаго роста нашей деревни, по мъръ проникновенія въ нее, совмъстно съ просвъщеніемъ, идей чести и человъческаго достоинства, мы видимъ, что сфера распространенія тълеснаго наказанія постепенно суживается, постепенно приближается къ идеальному предѣлу — къ нулю. "Вятскій край", приводя данныя по этому вопросу, констатировалъ, что, напр. въ 1895 г., въ некоторыхъ уъздахъ тълесное наказаніе вовсе не примънялось, въ другихъ очень рѣдко и лишь въ немногихъ составляло обычное явленіе. По всей губерніи за этотъ же годъ 56476 человъкъ, приговоренныхъ къ уголовнымъ наказаніямъ, всего 523 были подвергнуты съченію, а въ 1896 г. (см. кн. Жбанкова и Яковенко "Тълесныя наказанія въ Россіи") по 19 губерніямъ изъ 6257 приговоровъ къ тѣлесному наказанію были приведены въ исполненіе всего 2414.

Сами по себъ эти цифры громадны. Но все же въ нихъ обнаруживается достаточно ясно прогрессирующее направленіе крестьянскаго міровозобнаруживается растущее зрънія, самосознаніе, заставляющее крестьянъ по возможности ръже прибъгать къ унизительному и позорному тълесному наказанію. И съ полнымъ правомъ замъчалъ "Вят. край" по поводу приведенныхъ цифръ: "сами крестьяне наши достаточно уже сознали весь стыдъ и позоръ тълесныхъ наказаній; поэтому съ достаточной в роятностью можно признать, что частое примъненіе тълесныхъ наказаній зависить не отъ состава волостныхъ судовъ, а отъ постороннихъ, чисто внъшнихъ вліяній на волостные суды".

Къ несчастію, этихъ постороннихъ вліяній было слишкомъ много. Какъ передавалъ одинъ волостной писарь въ "Рус. Въд." — розги служатъ возмутительнымъ средствомъ въ рукахъ старшинъ, изъ міроъдовъ, противъ крестьянъ, получившихъ нъкоторое образованіе и мъшавшихъ имъ обдълыватъ темныя дъла. Благодаря тому, что наказаніе розгами лишало крестьянина права на занятіе общественныхъ должностей, къ этому наказанію стали прибъгать въ цъляхъ устраненія опаснаго кандидата.

V.

Вполнъ естественно, что неудача, постигшая борцовъ за уничтоженіе розги въ 1861 — 2 г.г. не могла совершенно парализовать стремленій общества. Напротивъ, изучая русскую жизнь последнихъ десятилетій, мы видимъ, что параллельно съ усиливающимся вліяніемъ розги шло усиленіе общественнаго возмущенія противъ этого наказанія, отливавшееся первоначально въ форму отдъльныхъ статей и сочиненій, посвященныхъ выясненію необходимости отмъны розги, а затъмъ принявшее и болъе активный характеръ. Исторія этой борьбы очень интересна и поучительна. Къ сожалънію, недостатокъ мъста не даетъ намъ возможности остановиться на ней болъе или менъе подробно.

"Прошло сорокъ лътъ, а это позорное и позорящее наказаніе еще существуетъ, —читаемъ мы въ трудъ г. Евреинова— "Крест. вопр.", —продолжая унижать чувство собственнаго достоинства крестьянъ и служа самымъ обиднымъ выраженіемъ ихъ неравноправности.

Тълесное наказаніе, какъ карательная мъра для крестьянъ, на-

столько претить общественному сознанію въ Россіи, что за отмъну его высказывались вст общественныя учрежденія, имъвшія возможность сказать свое по этому предмету мнтініе; вольно-экономическое общество, санитарные совть, вся періодическая печать, за исключеніемъ двухъ-трехъ мало распространенныхъ ретроградныхъ газетъ, и едва-ли не вст земства. Въ одномъ 1896 году 48 губернскихъ и утздныхъ земскихъ собраній предъявили ходатайства объ отмънть наказанія розгами для крестьянъ".

Всъ эти ходатайства, однако, отклонялись, какъ затрагивающія общегосударственный вопросъ, обсуждать каковые земскимъ собраніямъ не полагается. Но, независимо отъ исхода такихъ ходатайствъ, знаменательно то единодушіе, съ какимъ земскіе люди встали на борьбу съ этимъ наказаніемъ, поражающимъ. какъ дальше продолжаетъ г. Евреиновъ, -- "не однихъ подвергаемыхъ ему лицъ: стыдъ его чувствуетъ множество русскихъ людей, — всъ тъ, которыхъ существованіе у насъ этого позорнаго наказанія оскорбляетъ въ ихъ національномъ достоинствъ".

И если мы обратимся къ трудамъ комитетовъ о нуждахъ с.-х. промышленности, то увидимъ, что сознаніе этого *стыда* красной нитью проходить чрезъ всв работы комитетовъ. Останавливаясь на вопросъ о спеціально-крестьянскихъ наказаніяхъ, комитеты такъ характеризуютъ "жестокое и развращающее наказаніе розгой " \*): "тълесное наказаніе является прямымъ отрицаніемъ права на честь, на человъческое достоинство крестьянина", говоритъ Курганскій у. к. Прим'вняемое только къ крестьянамъ и преступникамъ, тълесное наказаніе является въ настоящее время какимъ-то "непонятнымъ анахронизмомъ" (суджан. у. к.). Для того, чтобы поднять личность крестьянина, говоритъ Рязанскій у. к., — необходимо освободить его отъ возможности

нести такія наказанія, которыя для другихъ сословій, какъ явно позорныя, не установлены. При недостаточной самостоятельности волостныхъ судовъ (Кирилловскій у. к.) и нервдко неразвитости судей, твлесное наказаніе является ужаснымъ средствомъ для уничтоженія лучшихъ лицахъ крестьянскаго сословія челов'вческаго достоинства и самостоятельности, безъ которыхъ одинаково немыслимы, какъ разумная и плодотворная хозяйственная дъятельность, такъ равно развитіе въ населеніи твердыхъ нравственныхъ и культурныхъ началъ.

Сама жизнь отмънила это "отжившее свой въкъ" (елецкій к.) наказаніе, которое на лицъ другихъ сословій можетъ быть наложено лишь по потеръ ими гражданскихъ правъ (нижег. к.), этотъ "случайный пережитокъ отмѣненнаго крѣпостного права, сильно принижающій достоинство человъка, надъ которымъ совершается это позорящее насиліе" (ялт. к.), имъющее вредное и растлъвающее вліяніе (тюм. к.), "самое больное мъсто современныхъ условій кр. жизни", тъмъ "ужасное, что позоръ наказаній падаетъ на всю семью наказаннаго" и т. под.

И комитеты однимъ изъ важнъйшихъ средствъ къ поднятію матеріальнаго и культурнаго уровня нашей деревни считали безусловную отмъну тълесныхъ наказаній, которая, возвысивъ личность крестьянина, неминуемо отразится на интенсивности и производительности крестьянскаго труда.

Мы не станемъ приводить дальнъйшихъ извлеченій изъ работъ какъ комитетовъ, такъ и другихъ, преслъдовавшихъ общую цъль—избавить личность крестьянина отъ тяготъющаго надъ нимъ тълеснаго наказанія. Скажемъ только, что если въ 60-хъ годахъ необходимость от-

<sup>\*)</sup> Цитируемъ по сборнику "Нужды деревни" и книгъ г. Толмачева — Крест. вопросъ.



мъны его сознавалась лучшею частью нашего общества, то къ началу XX въка эта мысль стала въглазахъ подавляющаго большинства непреложной истиной, не требующей доказательства аксіомой. Встръчались, конечно, и на заръ новаго столътія отдъльные голоса, видъвшіе въ существованіи розги залогъ крестьянскаго благополучія. Но уродливые голоса, однимъ изъ представителей которыхъ является издатель "Гражданина", уже не оказывали на ходъ борьбы такого вліянія, какое имълъ когда-то "розголюбъ" гр. Панинъ.

#### VI.

И вотъ свершилось желанное и нужное. Манифестъ 11 августа 1904 года явится одной изъ прекраснъйшихъ страницъ въ исторіи настоящаго царствованія. И если отмъну жестокихъ наказаній въ 1863 году привътствовали горячо и благородно, то на сколько глубже теперь общественная благородность, когда "по манію Царя" разрушены послъдніе опорные столбы гнуснаго памятника жестокой старины, когда съ русскаго народа окончательно смыто столь позорное для него пятно тълеснаго наказанія.

Манифестомъ 11 августа отмънены всъ доселъ уцълъвшіе въ нашемъ законодательствъ случаи примъненія тълеснаго наказанія.

Да не подумаетъ читатель, что эти случаи были ръдки и исключительны. Чтобы яснъе представить всю важность свершившейся реформы, мы, въ заключеніе нашего очерка, приведемъ нъкоторые случаи примъненія розги въ крестьянскомъ быту. Это будетъ, на нашъ взглядъ, не лишней иллюстраціей къ вышеуказаннымъ цифровымъ даннымъ.

Волостные судьи были неограничены въ правъ наложенія тълеснаго наказанія. Сознавая невозможность установить всъ тъ проступки, за которыми слъдовала бы розга,

законодатель предоставиль ръшеніе вопроса всецъло суду и наблюдающему за нимъ органу-земскому начальнику. Но все же мы находимъ въ законъ указанія на тъ проступки, какіе съ точки зрвнія законодателя являлись достаточными для примъненія позорнаго наказанія, и вотъ каковы эти проступки: непочтеніе къ родителямъ, оскорбленіе должностныхъ лицъ, нанесеніе обиды женщинъ или родственнику, нарушеніе общественной тишины, мотовство и пьянство, нарушение условій найма. Въ "Сельскій судебный уставъ для государственныхъ крестьянъ" включены такія статьи: "за драку, въ какомъ бы то ни было мъстъ, зачинщиковъ наказывать розгой"; "такимъ же образомъ наказывается тотъ, кто безъ злого умысла, или для шутки, для испуга, будетъ гнать на другого лошадь, или быка, или опасное животное;" "всъхъ тъхъ, кто будетъ играть на деньги въ и другія игры... наказывать тълесно; дальше: "кто безъ надлежащаго разрѣшенія начальства самовольно переселится въ другія мъста, того подвергать тълесному наказанію"; "тълесному же наказанію подвергать тъхъ, кто, переселясь съ дозволенія начальника, возвратится самовольно въ прежнія селенія". И т. д.

"Какой просторъ!"— можно сказать словами И. Е. Ръпина.

И только росту крестьянскаго сознанія, росту въ немъ чувства человъческаго достоинства можемъ мы приписать сравнительную немногочисленность присужденій къ тълесному наказанію за послъднее время.

Еще важнъе то значеніе, которое заключается въ неминуемомъ отнынъ переустройствъ всего крестьянскаго правопорядка на началахъ, діаметрально противоположныхъ лежащимъ въ дъйствующемъ крестьянскомъ законодательствъ. Отмъна розги пробиваетъ брешь въ той стънъ крестьянской обособленности,

которая окружаетъ нашу деревню, и сохранить которую предполагалось и въ будущемъ. (См. "Общ. жизнь" въ іюльской книжкъ нашего журнала). Съ уравненіемъ крестьянства въ правахъ личности съ другими сословіями, становится естественнымъ ждать и уравненія его въ гражданскихъ правахъ. Теперь болъе, чъмъ когда либо, кажутся анахронизмомъ прочія условія крестьянской жизни, его неравноправность съ другими сословіями въ области правъ гражданскихъ, судебныхъ.

По общему правилу, человъкъ, достигшій гражданскаго совершеннолътія, получаетъ всъ права гражданина. Манифестъ 11 августа является именно признаніемъ за крестьяниномъ его совершеннолътія. И мы не видимъ уже причины, почему для него должно двлать исключеніе и отказывать ему въ такихъ элементарнвйшихъ правахъ гражданина, какъ равенство передъ судомъ и закономъ, какими издавна уже пользуются всв остальные классы нашего общества, не знавшіе даже и твни твхъ страданій, какими наша деревня прокладывала себв путь въ "общечеловвческой правдв".

Только такая реорганизація крестьянской жизни и дастъ возможность осуществиться благому пожеланію законодателя, выраженному въ Манифестъ 11 февраля: "да послужитъ сіе (т. е. отмъна тълесныхъ наказаній) къ вящщему укръпленію въ средъ народной добрыхъ нравовъ, уваженія къзаконнымъ правамъ каждаго"...

С. Плевако.





I

### Задачи современной живописи.

С. Гузикова.

Въ послъднее время въ публикъ часто раздаются однъ и тъже жалобы: "ръшительно не на что смотръть на картинныхъ выставкахъ; нътъ картинъ, а все-какіе то этюдики, наброски, безъ содержанія, безъ мысли. Художники выродились, пишутъ, Богъ знаетъ что: зеленое небо... голубую траву... заборы... крыши... задворки... Словомъ, искусство упало"!—Такъ говорятъ въ публикъ, и слъдствіемъ такихъ разговоровъ является весьма замътное охлажденіе къ живописи; потребность къ ея произведеніямъ не увеличивается, а уменьшается, что, разумъется, не можетъ не вызвать глубокаго сожалънія. Словомъ, и художники, и художество переживаютъ трудный моментъ.

Отказавшись отъ старыхъ направленій въ живописи и не создавши еще пока ничего достаточно сильнаго и новаго, художники безсильны завладъть симпатіями публики, которая и сейчасъ въ огромномъ боль-

шинствъ продолжаетъ жить все еще прежними понятіями и вкусами, привитыми ей такъ прочно школой художниковъ—реалистовъ, извъстныхъ больше подъ названіемъ "передвижниковъ".

Современные художники, обогнавъ и значительно опередивъ большую публику, этимъ же самымъ создали громадную пропасть, отдъляющую ихъ отъ зрителей и критиковъ, и можетъ быть, еще долго придется ждать того момента, когда закроется пропасть непониманія, когда публика будетъ на высотъ истинно эстетическаго разумънія живописи. Но уже теперь начинаютъ раздаваться голоса сомнънія: нужна ли вообще эта живопись? Гдв ея очевидная польза? И художники слабые, обезсиленные тяжелой борьбой за существованіе, за свой raison d'être, утомленные въчными и жадными поисками новыхъ истинъ въ искусствъ, трусливо озираясь, невольно начинаютъ проникаться этимъ же

гибельнымъ сомнъніемъ, въ атмосферъ котораго имъ приходится жить, воспитываться и развиваться. У многихъ изъ нихъ, быть можетъ, невольно уже подкрадывается жалкая мысль,—не ошибка ли, не безполезный ли и въ самомъ дълъ весь этотъ трудъ, и не напрасно ли затрачены силы и жизнь.

Публика, дающая толчекъ подобнымъ мыслямъ художнику, дълаетъ большое преступленіе.

За исключеніемъ очень ограниченной группы людей, болъе или менъе близко знакомыхъ съ живописью и ея истинными задачами,небольшого числа людей (счастливыхъ, надо добавить), способныхъ наслаждатся самыми тонкими, почти не уловимыми для не посвященнаго глаза прелестями живописи, — въбольшинствъ наша публика, — можно смъло сказать, --- не понимаетъ живописи въ чистомъ ея видъ, върнъе,--не чувствуетъ ея. И особенно винить ее въ этомъ нельзя: не могла же она сама въ себъ развить и нужное пониманіе, и достаточно воспитанный, изощренный вкусъ... Съ самаго начала пробужденія русскаго искусства, когда и живопись начала пріобрътать права гражданства, ставъ достояніемъ болѣе или менѣе общаго пользованія, публикъ преподносили не искусство образовъ, не силу внутреннаго озаренія, чіть должна быть сильна всякая картина, а какой-то оправдывающій суррогатъ, существованіе исключительно только случайными, педагогическими публицистическими цълями.

Самымъ большимъ тормазомъ, наиболъе трудно расчищаемымъ засоръніемъ явилась у насъ, на бъду искусству, въ этомъ отношеніи проповъдь "передвижниковъ". Несомнънно, они сыграли крупную роль въ исторіи русской живописи; но надо, наконецъ, согласиться, — роль эта была весьма печальна и для общихъ судебъ всякаго творчества, и для той же несчастной публики, отдаливъ ее на долгіе годы отъ лучшаго, отъ единственно истиннаго пониманія настоящаго искусства, его завътовъ и его задачъ.

"Въдь, художникъ есть критикъ общественныхъ явленій"! — восклицалъ Крамской въ одной изъ своихъ бесъдъ съ Ръпинымъ.

Одной этой фразой вполнъ ясно опредъляется основное направленіе и дъятельность "передвижниковъ". Художникъ—всего только скромный чиновникъ на службъ у всесильной публицистики, онъ не больше, какърядовой публицистъ въ краскахъ.

Какимъ это было глубокимъ заблужденіемъ нашихъ шестидесятниковъ, теперь намъ стало вполнъ ясно, и распространяться объ этомъ нътъ надобности. Но нельзя не обратить вниманія на тотъ глубокій, не исцълимый вредъ, какимъ отозвалось это заблужденіе на развитіи вкуса и серьезно вдумчиваго пониманія живописи у стадно довърчивой публики.

Весьма мътко говоритъ по поводу этого г. Яремичъ въ одной изъ своихъ статей. "Вредъ, причиняемый столь распространеннымъ вандализмомъ и грубымъ невъжествомъ публики, --- ничто въ сравненіи съ той порчей, какую внесли въ искусство мыслители моралисты, чуждые пониманія техническихъ пріемовъ пластики; они съ индиферентизмомъ, столь свойственнымъ людямъ, совершенно не понимающимъ, отбросили вопросы техники, замънивъ ихъ рядомъ болве или менве остроумныхъ соображеній, переносящихъ центръ тяжести со спеціально художественной почвы въ область научныхъ абстракцій, ничего общаго не имъющихъ съ искусствомъ".

Годами въ длинной вереницъ рамъ преподносили публикъ публицистическія картины, начиная съ бурлаковъ \*), оборванныхъ, съ прилипшими лохмотьями къ потному тълу, съ неизмънно—унылой дубинушкой тянувшихъ баржу на Волгъ, и про-

<sup>\*) &</sup>quot;Бурлаки на Волгъ".--Ръпина.

должая десятками ногъ отдыхающихъ арестантовъ на этапъ, \*) или подвигомъ городового Тяпкина \*\*).

Стараясь изобразительно доказать ту великую, хотя и довольно извъстную истину, что не хорошо напиваться пьянымъ, ссориться, не уживаться мирно въ семьв, или стараясь ръшать различные "проклятые" вопросы, навъянные печатью, популяризовать подхваченныя злободневныя идеи текущей минуты, или иллюстрируя нравоучительные анекдоты, --- эти художники ни на одну минуту не поднимались ни на одинъ вершокъ выше обыденной жизни съ ея узкимъ утилитаризмомъ, мелкой ублюдочностью, выписывали въ заученныхъ пріемахъ знакомую старую натуралистическую жизнь внъшнихъ фактовъ, безъ души, безъ предчувствія, безъ ревнивыхъ исканій новыхъ формъ духа. И всъ эти, тусклыя, не глубокія, какъ газетная передовица, писанія раздувались тотчасъ же досужей критикой и превозносились на высоту чуть не великаго національнаго искусства. Публика слушала своихъ въщателей, въщатели вполнъ угождали грубымъ и не затъйливымъ вкусамъ публики, и все обстояло благополучно.

Не художникъ велъ за собой толпу, раскрывая передъ ней новые широкіе горизонты жизни, внося ей въ душу новые аккорды живыхъ ощущеній и настроеній, а выходило, какъ будто толпа пригласила къ себъ художника изаставила изображать окружающую ея жизнь, которую она около себя видъла ежедневно и которую единственно могла понимать. Пошлость торжествовала,—и съ этихъ поръ въ общее сознаніе вошло аксіомой одно не колебимое убъжденіе: все, не похожее на насъ, на нашу обыденщину и обывательски—интересную

\*) Картина Иванова—"Отдыхъ арестан- ч товъ".

жизнь, должно быть признано безсодержательнымъ, безсмысленнымъ и. следовательно, безцельнымъ. Какъ деспотически сильно и неизлъчимо прочно установились у насъ требованія отъ картины какой нибудь опредъленной, ясной, сухой и не широкой мысли, доказывають тв нелвпые толки и догадки, какіе вызвала картина Ръпина ... "Какой просторъ". Каждый во что бы то не стало хотълъ усмотръть въ ней какой нибудь назидательно поучающій смыслъ, намекъ на какое-то общественное движеніе, въ ней видъли подчеркнутымъ одно изъ явленій жизни нашей современной молодежи, — и Богъ знаетъ, чего только еще не приписывали ей! Дошло до того, что самому автору пришлось заявить, что я, молъ, ровно ничего не хотълъ выразить картиной и ни какихъ вопросовъ поднимать вовсе не намъревался...

Въ смълой и самобытно прекрасной картинъ Малявина "Три бабы" на послъдней "Выставкъ 36-ти" нъкоторые ухитрились усмотръть тоже глубокую историческую мысль, будто три бабы воплощаютъ собою три какихъ-то важнъйшихъ эпохи русскаго народа, и что въ картинъ преобладаютъ тоже три національныхъ краски,--красная, бълая, и синяя,-и поэтому, конечно, это произведеніе—дъйствительно большой силы, большой смълости и большой любви къ искусству. Но попробуйте въ глазахъ тъхъ, кто тенденціозно истолковалъ "Трехъ бабъ", дискредитировать этотъ ихъ смыслъ, искусственно привитый ей, и картина, пожалуй, должна потерять всякую ценность. Какъ будто блестящій колоритъ самъ по себъ и поразительная артистическая техника письма-не есть уже смыслъ и задача искусства! Какъ будто красками ничего больше нельзя создать, какъ только три простенькихъ флачныхъ національныхъ цвѣта! Позволительно, право, думать, что въ данномъ случаъ художникъ куда больше и хотълъ выразить, и вы-

<sup>\*\*)</sup> Картина Свърчкова. — "Подвигъ городового С.-Петербургской полиціи Тяпкина 8-го ноября 1868 г." (останавливаетъ тройку лошадей).

разилъ красками, чъмъ только то крохотное, что ему приписали.

"Мастера мысли" смотръли на краски почти исключительно только, какъ на средство окрашивать на своихъ картинахъ изображаемые предметы, ну, чтобы сдълать ихъ болъе похожими на правду.

Между тъмъ краски существуютъ сами по себъ и имъютъ совершенно самостоятельное значеніе и самодовлъющую философію, свои права на существованіе: онъ сами ужегромадная область творчества. Владъть ими - такое же великое искусство, какъ владъть звуками музыки, словомъ, голосомъ. Есть звуки красокъ, и ими художникъ можетъ создавать такія же чудныя мелодіи, такія же пробуждающіе душу аккорды, какъ музыкой, поднимать сердца и владъть человъческой душой, - вызывать въ душѣ глубочайшія, неуловимыя движенія или дарить ей отдыхъ, покой, тихую радость неслышныхъ наслажденій. Этой-то силой красокъ и стараются вооружиться молодые современные художники.

Если у насъ въ этомъ отношеніи сдълано еще не много, то на Западъ достигли изумительныхъ, внушительныхъ, гипнотизирующихъ результатовъ. Достаточно хотя бы указать на Д. Уйстлера, который прямо разыгрывалъ симфоніи красками, создавалъ цълыя музыкальныя пьесы, беря для своихъ картинъ всего на всего какихъ-нибудь два-три опредъленныхъ, основныхъ тона, но за то выдерживая ихъ въ поразительно строгихъ отношеніяхъ. Съ наслажотдыхаютъ глаза на его деніемъ картинахъ, а онъ даже не носятъ у него и названія, — а просто "розовое съ сърымъ" "серебристое съ зеленымъ" или "бълое съ лиловымъ, и проч...

Каждая картина усыновлена именемъ создавшихъ ее красокъ, и это справедливо, ибо краски — вершители картинъ, а духъ ихъ—гармонія.

Краски имъютъ свою собственную, не понятную, можетъ быть, для насъ

жизнь, какъ сама природа, которая, создавая въ нашей душъ разнообразныя настроенія, сильна больше всего, несомнънно, все-таки богатствомъ своихъ красокъ. Въ игръкрасокъ и тоновъ есть нъчто мистическое, какъ зарожденіе новыхъдушъ и новыхъ существъ, какъвоспоминаніе о давно прожитыхъжизняхъ, какъ намеки на въчность и ея тайны.

Въ каждомъ колебаніи ихъ сочеполутоновъ схоронены таюшихся не передаваемыя на словахъ откровенія, скрыты чудеса, какъ переходъ отъ жизни къ сну, отъ грезъ ночныхъ къ мятежнымъ проблескамъ Что - то молитвенно скрыто въ голубой игръ мягкихъ розовыхъ утреннихъ тоновъ грустнаго невыспавшагося неба. О какихъ-то печальныхъ радостяхъ тихо шепчетъ вдругъ внятнымъ шопотомъ удивленно наивное соединение двухъ цвътовъ. Въ краскахъ есть черныя ночи трагедіи, сърый холодный мракъ заблужденій, пунцовый макъ жадныхъ радостей и горящее золото послъдняго закатнаго "прощай".

Большинство художниковъ и теперь еще не придаетъ достаточно важнаго значенія общему колориту въ картинъ, а между тъмъ еще Д. Рёскинъ, говоря о значеніи колорита въ картинъ, дълаетъ интерессопоставленіе: "Что предпочелъ бы каждый изъ насъ, — спрашиваетъ англійскій эстетикъ, -- слушая исполнение пъвцомъ какой либо музыкальной пьесы, — чтобы пъвецъ отчетливо и внятно произносилъ каждое отдъльное слово, но при этомъ отчаянно вралъ бы въ музыкъ, или, наоборотъ, — пусть не каждое слово будетъ слышно, пусть слова теряются въ звукахъ музыки настолько даже, что станетъ не возможно уловить содержание исполняемой пьесы, но пусть будеть исполненіе безукоризненнымъ? Разум вется, каждый предпочтетъ послъднее. Такъ же говоритъ онъ и въ картинахъ: "краски-это музыка, а рисунокъ—это слова". (Въ данномъ случав Рёскинъ имвлъ въ виду только рисунокъ, не касаясь содержанія картины). Твмъ не менве, когда въ картинахъ намъ даютъ только слова, только одну оголенную мысль, то будь эти слова и мысли очень умны, очень правдивы, поучительны и полезны, предъ нами все же только однъ сухія слова, а не искусство, ни тъмъ болье живопись.

Что мы видимъ, когда любуемся картинами, напр., Рериха? Нътъ ни одного яснаго слова, никакого почти содержанія, а между тъмъ художникъ даетъ намъ въ тысячу разъ больше, чъмъ десятки такъ называемыхъ историческихъ, а въ сущности бутафорскихъ картинъ съ сотнями нагроможденныхъ фигуръ. — Рерихъ умъетъ одному ему понятной силой переносить насъ въ отдаленную эпоху старой Руси; и все однимъ только внутреннымъ настроеніемъ, не прибъгая ни къ какимъ нагляднымъ показателямъ, ни къ какимъ аксесуарамъ. Лишенныя почти всякаго внъшняго содержанія, картины его уносятъ наше воображеніе и нашу душу за тысячу лътъ назадъ.

Возьмемъ его картину "Гонецъ". Какъ будто ничего нътъ. Два обыкновенныхъ мужичка на обыкновенной лодочкъ перебираются черезъ ръку. Вдали деревушка, -- и больше ничего! И въ то же время, безъ всякаго суфлерскаго подсказа, безъ всяподталкивающей, наводящей мысли, душа переносится за нъсколько стольтій назадъ, въ съдую старину, и начинаетъ жить страшно отдаленной, когда-то существовавшей жизни, дышать ея воздухомъ, думать ея думами, чувствовать ея угасшими давно сердцами. Рерихъ несравненно сильнъй переносить насъ въ глубь уже давно ушедшихъ, потонувшихъ во времени въковъ, чъмъ, напр., Аполинарій Васнецовъ съ тщательно изученными и выписанными внъщними мелочами старой Москвы.

Даже у Виктора Васнецова уже нътъ той силы передачи "безъ вещественныхъ доказательствъ" опредъленной эпохи; ему уже приходится прибъгать къ бутафорскимъ дробностямъ, такъ что если убрать картины разбросанныя принадлежности и костюмы той эпохи, переодъть фигуры, то будетъ уже трудно почувствовать, что это именно полумифическій богатырь, сказочный рыцарь (беру его картину "Рыцарь на распутьи"), а не просто переряженный воинъ.

Такъ, однимъ только незримо проникновеннымъ духомъ творчества художникъ можетъ нами владъть, переносить по своему желанію въ отдаленное пространство прошедшихъ и будущихъ временъ, развертывать передъ нами жизнь во всей ея ширинъ и захватывать насъ ея загадочными тайнами, движеніями ея угаснувшаго духа, унося изъ узкихъ рамокъ нашего "сегодня" и нашего "завтра" на ту страшную высоту, съ которой обезцанивается реальная жизнь, текущая въ узкихъ и пологихъ берегахъ тоскливой ежедневности.

Но особенно громадной силой владъютъ въ этомъ отношеніи "символисты", родня насъ съ безднами мистическихъ откровеній и круговоротомъ человъческихъ страстей, какъ, напр., это дълаетъ Францъ Штукъ.

Своими въ дъйствительности несуществующими, временами отвратительными даже, причудливо и изощренно фантастическими существами, онъ вводить наше познаніе въ глубоко зарытые источники всей человъческой жизни, со всъми ея настороженными пороками и притаившимися страстями. Если Штукъ изображаетъ какую-либо страсть, ужасъ, сладострастіе, или страхъ смерти, воплощая все это въ нечеловъческихъфигурахъ, — онъ даетъ не реально изолированнаго человъка, одержимаго силой той или другой изъ этихъ страстей, беретъ не

одинъ данный незначительный объэктъ этой громадной силы, пассивный въ ея цъпкихъ рукахъ, -- Штукъ вводитъ насъ какъ бы въ жилище страшнаго идола, заставляетъ цълыми часами жить общимъ съ нимъ дышать сосуществованіемъ, отравленнымъ воздухомъ, мучиться муками его горячаго похмълья, вмъстъ съ нимъ пьянъть и падать, терзаться безсиліемъ всевождельющихъ хотъній его... Это какой-то обожествляющій и горячій антропоморфизмъ! Всъ эти не-и сверхъ-человъческія страсти, какъ ужасныя видънія, какъ отдъльныя существа, живутъ самостоятельной жизнью гдъ-то за гранью нашего кругозора... Вотъ война въ видъ отвратительнаго чернаго чудовища, двигаясь по свъту, жадно упивается кровью; вотъ мстительныя фуріи съ злымъ хохотомъ муатся въ пространствъ, гоняясь за испуганнымъ, обезумъвщимъ отъ страха человъкомъ; тамъ противные, вонючіе, козлоногіе фавны съ сладострастными сиренами, гоняясь и ловя другъ друга въ бъщеной игръ, разливаютъ по всему міру запахъ одурманивающей похотливости. И мы начинаемъ чувствовать размъръ и предълы жизни глубже и шире... Есть въ міръ надземныя, таящіеся, тихо прячущіеся, неслышныя, но грозныя силы. И всего этого не могли заставить насъ почувствовать цълыя сотни картинъ реалистическаго содержанія.

Не поучая, не указывая, что это воть хорошо, а это — плохо, это воть не слъдуеть дълать, а это нужно, истинное искусство, этоть языкъ символики, тъмъ не менъе не даетъ душъ ни засохнуть, ни очерствъть, вызывая ее всегда на работу, не давая никогда ей засы-

пать; искусство — тревожный нервъ души, ея двигатель.

"Искусство является воспроизведеніемъ жизни души во всъхъ ея проявленіяхъ, независимо отъ того, хороши ли они или дурны, безобразны или красивы", — говоритъ С. Пшибышевскій въ своей статьъ "Въ путяхъ души".

"Художникъ возсоздаетъ жизнь души; ему нътъ никакого дъла ни до общественныхъ правъ, ни до этическихъ; онъ не знаетъ случайныхъ разграниченій именъ, формулъ, ни одного изъ этихъ корытъ, рукавовъ и руслъ, въ какія общество втолкнуло огромный потокъ души и тъмъ ослабило его".

"Искусство тенденціозное, искусство поучающее, искусство развлеченіе, искусство — патріотизмъ, искусство, имѣющее какую либо нравственную или же общественную цѣль, перестаетъ быть искусствомъ и становится "biblia pauperum" для людей, не умѣющихъ думать или слишкомъ мало образованныхъ, чтобы быть въ состояніи прочесть соотвѣтствующія руководства, —и для такихъ нужны учителя, а не искусство".

Дъйствовать на общество дидактически или морально, будить въ немъ патріотизмъ или же общественные инстинкты съ помощью искусства значить принижать послюднее, сталкивать съ высоты абсолюта до жалкой случайности жизни, и художникъ, дълающій это, недостоинъ имени художника. Сводить искусство съ его пьедестала, таскать его по всъмъ рынкамъ и улицамъ это святотатство".

Можно, поэтому, и намъ радоваться, что и наша живопись стала обходить лужу, оставшуюся послъ дождя реалистической непогоды.

С. Гузиковъ.



II.

# Объ индивидуализмъ вообще и индивидуализмъ въ искусствъ въ частности.

(По поводу статьи г. Гузикова и др.)

Помъщая статью г. Гузикова "о задачахъ современной живописи", мы хотъли лишь дать возможность своимъ читателямъ познакомиться со взглядами новаго направленія, ръзко проявляющагося у нъкоторыхъ современныхъ художникахъ, хотъли познакомить съ тъми мотивами, какіе они приводятъ въ оправданіе своего гаізоп d'être. Но мы не согласны и ръшительно протестуемъ противъ высказанныхъ здъсь взглядовъ: по нашему убъжденію "искусство—не только для искусства".

Проповъдь новыхълюдей,—исканіе "новаго пути", теперь раздается все громче и громче и въ живописи, и въ литературъ. Съ легкой руки Ибсена, Ницше и Бёклина индивидулизмъ, доходящій до полнаго, беззастънчиваго "оправданія дерзости", заявляетъ о себъ ръзкими, крикливыми нотами, звучащими какъ будто побъдными аккордами въ наше сърое, сумеречное время.

Несомнънно, это — не случайное явленіе: литература и живопись являются только отраженіемъ господствующихъ настроеній въ обществъ. — Дъйствительно, что мы видимъ теперь? Старые боги свергнуты съ пьедесталовъ, идеалы общественности, на которыхъ, собственно говоря, и зиждется всякое человъческое общество, попраны.

Наступаетъ царство мелкихъ душенокъ съ ихъ узкимъ себялюбіемъ, съ куринымъ кругозоромъ, замыкающимся въ своемъ "я". "Я буду дерзокъ, я такъ хочу",— вотъ лозунгъ этихъ новыхъ людей, провозглашенный ихъ пъвцомъ (Бальмонтомъ).

Къ чему можетъ повести эта проповъдь?

Заглянемъ въ исторію цивилизаціи, и она дастъ намъ откровенный отвътъ на этотъ вопросъ.

Мы увидимъ тогда дерзкихъ бароновъ -- разбойниковъ, укръпившихся на своихъ орлиныхъ гнъздахъ-замкахъ и оттуда предпринимавшихъ свои грабительскіе набъги. Они руководствовались тъмъ же принципомъ: "я буду дерзокъ, я такъ хочу". Безчеловъчные тираны. плававшіе въ крови своихъ подданныхъ, слъдовали тому же милому девизу. Отчего же потомство заклеймило ихъ печатью проклятія, отчего они заслужили только одно презръніе и ненависть? Они, въдь, дъйствовали, какъ истые индивидуалисты, которымъ "все позволено"?!

Нельзя забывать и того, что широкое развите современной культуры обязано не имъ, а тѣмъ, осмъиваемымъ ими мелкимъ мѣщанамъ, съ узкою моралью, которые жили въ городахъ, которые развили духъ общественности и вынесли на своихъ плечахъ всю цивилизацію. Мъщанская мораль и мѣщанскіе идеалы общественности только и спасли Европу отъ варварства и обскурантизма.

Отчего, съ точки зрѣнія нашихъ "дерзостныхъ" индивидуалистовъ, намъ не восторгаться и Нерономъ, и Калигулой? Вѣдь, они были настоящіе художники въ душѣ, не связанные при томъ никакою моралью?

Отчего всв чудовищныя преступленія возмущають насъ?.—Въдь, съ точки зрвнія индивидуализма, презирающаго вст основы современной этики и отвергающаго старые идеалы альтруизма, всв эти негодяи, растворы, извращенные поклонники эстетики-только смълые люди, ръзко порвавшіе связь съ узкими (для нихъ) законами общежитія. "Искусство для искусства", "искусство для душевнаго наслажденія"! Вотъ они и наслаждаются! А что они именно наслаждаются. того отрицать никто не можетъ: и Неронъ, и Маркизъ де-Садъ, и Иванъ Грозный, видимо, находили наслажденіе въ мукахъ своихъ жертвъ. Кровь и грязь волновали у нихъ невидомыя намъ, --- какълюбятъвыражаться г.г. индивидуалисты, непонятныя толит съ ея узкою моралью струны сердца!!

И мы будемъ восторгаться этимъ?! Съ точки зрънія индивидуализма, это, очевидно, не только можно, но и должно: "я буду дерзокъ, я такъ хочу"...

"Искусство свободно"... Но, вѣдь, стоя на этой почвѣ, всякій психопатъ объявитъ себя смѣлымъ художникомъ, и его нужно не отправлять въ сумасшедшій домъ, а дать 
ему разгуливать на свободѣ: "грабь, 
молъ, рѣжь, насилуй, удовлетворяй 
свои самые чудовищные инстинкты. 
Никто не смѣетъ ограничить тебя: 
ты великъ въ своей дерзости. Не 
для тебя писана прописная мораль".

Гдъ же, въ самомъ дълъ, предълъ "оправданію этой дерзости", какъ не въ тъхъ же законахъ общественности? Что будетъ съ современнымъ обществомъ, со всей нашей тысячелътней культурой, плодомъ долгихъ, мучительныхъ

исканій самоотверженных тружени-ковъ науки?

Г.г. индивидуалистамъ хорошо "оправдывать свою дерзость": не они создавали цивилизацію, не они ложились на плахи, подъ топоръ палача, за проповъдь свободы и истины, не они шли на костры, жертвуя во имя общаго блага.

Имъ все это досталось готовое! Они "дерзаютъ" на полъ, вспоенномъ кровью и потомъ несчастныхъ "общественниковъ". А мы посмотръли бы, если бы ихъ, собравъ вмъстъ, переселить на необитаемый о-въ. Мы увърены, что они или перегрызлись бы между собою "укокошили" другъ друга или, если это-честные люди (хотя какъ чистый индивидуалистъ можетъ быть честнымъ, если онъ отрицаетъ мораль?) то, бросивъ свои убъжденія, возвратились бы къ прежнимъ идеаламъ добра, истины и превратились бы въ "общественниковъ"...

Да, еще примъръ. Почему мы смъемся надъ Плюшкинымъ и восторгаемся д-ромъ Гаазомъ? Въдь, оба они только слъдовали влеченію своего сердца, оба находили наслажденіе въ своей дъятельности?...

Но Плюшкинъ—типъ безобидный, и его можно оставить разгуливать на свободъ. Онъ мало кому вредитъ, кромъ себя.

Это — тотъ же индивидуалистъ — эвдемонистъ, который говоритъ: "я такъ хочу". Ну, и Богъ съ нимъ!

Но, въдь,поклонники Ницше хотятъ весь міръ перестроить по своему, котятъ всъхъ сдълать индивидуалистами. Хотъли бы мы посмотръть, какъ бы оборонились они отъ своихъ учениковъ, которые открыто заявили бы имъ: "кошелекъ или жизнъ". Пожалуй, призвали бы на помощь того же осмъиваемаго ими представителя "стараго порядка", городового, и закричали "караулъ"?!

Говорятъ еще, что индивидуализмъ
—синонимъ свободы духа, что онъ
ратуетъ за побъду духа надъ тъ-

ломъ, за преобладаніе сверхчеловъка—надъ просто человъкомъ.

Но что такое свобода, понимаемая г.г. индивидуалистами, если они, по собственному ихъ убъжденію, не никакихъ законовъ?! признаютъ Въдь, самое понятіе свободы только и мыслимо при сознаніи закона, опредъляющаго ее, все равно, какъ добро мыслимо только при сопоставленіи его со зломъ. Это общее правило психологіи. Свобода понимаемая внъ закона (а именно повидимому, и понимаютъ ее индивидуалисты, отрицающіе всъ условныя правила и законы), такая свобода переходить въполную распущенность. Не это ли и есть идеалъ индивидуалистовъ?

Нътъ, по нашему искреннему убъжденію, индивидуализмъ, проповъдываемый какъ общее явленіе, не выдерживаетъ самой слабой критики.

Однако, возвратимся къ искусству. Индивидуалистическое направленіе въ искусствъ отрицаетъ утилитаризмъ. Художники и писатели — индивидуалисты — чистые эвдемонисты. Но скажите, чъмъ же эвдемонизмъ, какъ философская теорія, выше и чище утилитаризма?!

Конечно, никто не мъшаетъ существовать живописи, какъ таковой, равно какъ музыки для музыки. Очень можетъ быть, въ игръ красокъесть такое же "настроеніе", какъ и въ игръ звуковъ. Но это вовсе не исключаетъ необходимости существованія и чисто утилитарной или дидактической живописи, какъ существуютъ чистыя науки и прикладныя. Пускай живопись чанасъ тонами, пускай доруетъ ставляетъ намъ чисто эстетическое наслажденіе. Но не будемъ забывать, что это-наслаждение сибаритовъ, а сибаритство опасно: кромъ своего "я" сибаритъ, вѣдь, не признаетъ ничего; онъ не трогается чужимъ страданіемъ и остается чуждъ общественнымъ идеаламъ.

Пускай такая живопись будеть

служить наслажденіемъ отдыха, какъ отдыхаемъ и наслаждаемся мы, послъ трудовъ, музыкой. Не слъдуетъ только возводить это въ принципъ, не слъдуетъговорить, что это высшая ступень живописи. Это-не высшая, а только современная ступень, вполнъ соотвътствующая и вызванная къжизни нашимъ сумеречнымъ временемъ, измельчаніемъ идеаловъ, забвеніемъ великаго прошлаго, всплываніемъ поверхность мелкихъ, именно мъщанскихъ самолюбій, которыя раньше прятались по угламъ, а теперь, благодаря своему мелкому оригинальничанью, гордо поднимаютъ голову.

Итакъ, всякое "искусство для искусства въ лучшемъ случа ведетъ къ сибаритству сытыхъ, изнъженныхъ. равнодушныхъ къ чужимъ страданіямъ, а въ худшемъ-даетъ нейрастениковъ и психопатовъ. И томъ, и въ другомъ случаъ ОНО не терпимо въ здоровомъ обществъ. И глубоко заблуждаются тъ, кто думаетъ найти въ этомъ направленіи какой-то "новый путь". Истина непреложна и едина и, какъ бы ни была стара, останется едина. Къ чему же искать новыхъ истинъ, новыхъ "оправданій" жизни?! Этимъ могутъ заниматься только праздные, сытые или же больные, съ извращенными чувствами, съ изломанной душей. Здоровый же *человъкъ*, въ широкомъ, благородномъ смыслъ этого слова, всегда будетъ чуждатьэтихъ себялюбивыхъ идеаловъ, пока онъ видить кругомъ себя столько несчастія, пока горе и страданіе существують на землъ. Облегчать эти страданія, а при немощи, хотя раздълять ихъ, что можетъ быть выше и чище этого идеала?

Нътъ, все индивидуалистическое міросозерцаніе—плодъ нашего больнаго въка, нашихъ сумеречныхъ дней и разсчитано на одно оригинальничанье. Кончатся сумерки, блеснетъ заря разсвъта, — и всъ эти мелкія, себялюбивыя "я" опять скроются въ свои "индивидуальныя"

норы, а надъ человъчествомъ опять засіяють, въ видъ путеводныхъ звъздъ, старые идеалы добра и правды, опять раздастся призывъ къ борьбъ во имя общаго блага,—и индивидуализмъ, какъ порожденіе больного въка, совершенно стушуется.

Поднимемъ же старое, истрепанное въ бояхъ, но все еще славное, покрытое многими именами могучихъ борцовъ, дорогое намъ знамя съ девизомъ: "Впередъ! Во имя общаго блага"!

Редакція.

III.

## Художникъ смерти.

(По поводу картинъ П. Вюрта).

Наше время, характеризующееся упадкомъ общественности и индивидуализаціей личности, порою доходящей, въ устахъ адептовъ этого направленія, до полной распущенности, при которой "все дозволено", отразилось и на живописи.

На смѣну художниковъ реалистовъ явились символисты, выше всего ставящіе свободный полеть фантазіи, мечту; для нихъ живопись является просто выраженіемъ ихъ чувствъ, ихъ думъ, страстей, отзвукомъ ихъ, богатой всякаго рода впечатлъніями, ощущеніями, думами, мечтами жизни, не ръдко преисполненной мрачной фантазіи. Иногда въ ихъ произведеніяхъ отражается и облегчающій душу легкій юморъ или такій сар-Словомъ, казмъ. ихъ картины изображаютъ все, что наполняетъ ихъ душу, что волнуетъ ихъ и чъмъ они живутъ. Вопросы жизни и смерти, мечты и страстей, —все это находить себъ воплощение въ аллегорическихъ образахъ, порою привлекательныхъ, порою безобразныхъ и страшныхъ, какъ само чувство, вызвавшее ихъ.

Къ числу такихъ "художниковъ смерти" нужно причислить Альфреда Ретель, Бёклина, Тома, Клингера, Грейнера, Шнейдера, Кубина и многихъ другихъ, къ которымъ теперь присоединился и молодой Петръ Вюртъ.

Что этотъ молодой художникъ испыталъ на себъ многостороннее вліяніе художниковъ того цикла, о которомъ мы только что говорили, это, конечно, не подлежитъ никакому сомнънію. Но вмъстъ съ тъмъ вы съ перваго взгляда на его картины убъждаетесь, что въ немъ есть и много своеобразнаго, чисто индивидуальнаго, сильнаго стремленія перелить въ образы все, что тъснится у него въ душъ.

Его нарождающаяся слава досталась ему не легко: много пришлось ему бороться съ неблагопріятными условіями жизни, чтобы изъ обыкновеннаго литографа стать художникомъ-живописцемъ, выражать свои чувства и образы не только штрихами, но и красками.

П. Вюртъ лишенъ былъ возможности посъщать Академію, и, быть можетъ, этимъ обусловливается полная непосредственность его свободнаго творчества, не знавшаго другихъ руководителей, кромъ самой природы и прирожденнаго художественнаго чутья.

Съ очень ранняго возраста началъ Вюртъ осуществлять то, чему его учила мать-природа. Служа искусству, какъ творчеству своей фантазіи, а также правдивому, искреннему изображенію тъхъ красотъ природы, которыя восхищали его на родинъ,—въ

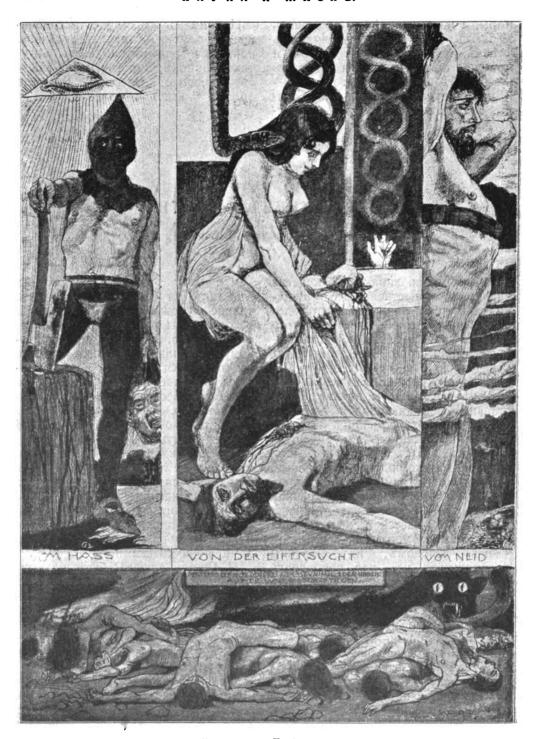

Картины II. Вюрта. Отъ ненависти. Отъ ревности. Отъ зависти. "Разнузданное ненавистью, ревностью и завистью, зло является въ міръ"...

Цатеръ - Франкенъ, 19-ти лѣтній юноша устроилъ въ Нюренбергѣ довольно большую выставку своихъ произведеній, картинъ, писанныхъ масляною краской, акварелей, темпера, тоновыхъ и blanc et noir, рисунковъ перомъ, углемъ и тушью, а также и литографій, такъ какъ это послѣднее искусство было его профессіональнымъ занятіемъ.

Послъ того молодой художникъ, продолжающій и по сіе время рабо-

битвъ центавровъ, а также въ буръ и грозъ.

Однако, наряду съ этими мрачными картинами, Вюртъ даетъ намъчистъйшую идиллію въ своихъ картинахъ "Грезы цвътовъ", "Пастухъ, играющій на флейтъ", "Возвращеніе на родину" и т. п. Въ другихъ его вещахъмы видимъ образы, навъянные на него родными народными пъснями, сказками и балладами, или же правдивыя картины родной природы.

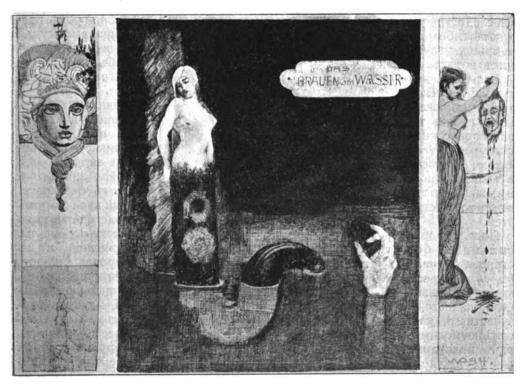

Картина П. Вюрта. Ужасъ у воды.

тать въ качествъ литографа въ Вюрцбургъ, выставлялъ свои картины и другія произведенія въ Мюнхенъ, Дрезденъ, Франкфуртъ на-Майнъ и Гамбургъ, и повсюду ихъ встръчали съ интересомъ

Выдающуюся роль въ творчествъ Вюрта играетъ смерть; смерть—избавительница, смерть — мрачный, безпощадный fatum, смерть — мстительница. и т. д. Борьбу человъческихъ страстей онъ воплотилъ въ

Несмотря на то, что Вюртъ предпочитаетъ работать въ тиши уединенія и врагъ всякой рекламы, онъ все-же пользуется широкимъ успѣхомъ, и вещи его находятъ себъ многочисленныхъ покупателей.

Что придаетъ нѣкоторый интересъ его рисунку, такъ это тѣсное сочетаніе фантазіи, философіи и мистическаго настроенія въ мотивѣ и въ замыслѣ, съ реальностью изображенія, даже въ мельчайшихъ деталяхъ.

Вотъ хотя-бы его картина "Ужасъ у воды". Въ теряющейся дали расплывается сонная поверхность мрачныхъ, дремлющихъ водъ глубокаго темнаго озера, изъ которыхъ, словно привидъніе, выплываетъ мраморнобълый обликъ соблазнительной женщины, подстерегающей своихъ жертвъ.

Всякаго, кто довърится этому ма-

нящему образу, кто не съумветь побороть въ себъ сладострастіе, ждетъ гибель въ темныхъ глубокихъ водахъ...

Возьмемъ другую картину Вюрта, изображающую собою три аллегорическихъ фигуры Ненависти, Ревности и Зависти и подъними жертвъ этихътрехъстрастей.

Подъ видомъ сильнаго, безстрастнаго палача, слъпо пресъкающаго жизнь, безпощаднаго, безучастнаго, какъ самънеумолимый рокъ, художникъ представляетъ намъ слъпую Ненависть.

Безумная *Рев-* ность представляется ему въ об-

разѣ женщины, которой даже смерть любимаго существа не даетъ удовлетворенія; нѣтъ, даже и мертвый онъ не въ состояніи усыпить ее; она вырвала сердце изъ его груди и впилась въ него испытующимъ, жаднымъ взглядомъ, разрываетъ его на части и копошится, роется въ немъ съ дикимъ, безумнымъ наслажденіемъ.



Картина П. Вюрта. Везпощадность.

Безпощадную Зависть Вюрть изобразиль въ чертахъ страдальца Прометея, прикованнаго къ скалѣ, истерзаннаго коршунами за то, что онъ успѣлъ похитить для людей божественный огонь. Завистливые боги обрекли его на гибель, какъ обрекаетъ на нее зависть все, чему суждено было внести въжизнь свѣтъ и отраду.

Безпощадность — въ представленіи художника — слѣпой рокъ, безпощадный судья и вершитель судебъ, съ смертоноснымъ орудіемъ въ рукѣ и сфинксомъ, женщиной — пантерой у ногъ. Этотъ сфинксъ — вѣчная загадка.

жизнь, этотъ безстрастный палачъ-рокъ подстерегаютъна выступъ скалы. нависшей надъ дорогой жизни, довърчивую, беззащитнуюдъвушку, идущую своимъ обычнымъ путемъ, и вдругъ обрушиваются на нее: тяжелый топоръ падаетъ на ея голову, и безпощадный рокъ вырываетъ ее изъ среды близкихъ

и дорогихъ... Остается только пожелать, чтобы мы получили возможность ознакомиться ближе съ своеобразными произведеніями Вюрта.

Во всякомъ случаѣ, въ произведеніяхъ Вюрта и другихъ символистовъ нельзя не видѣть полнаго индивидуализма и яркаго, порою болѣзненно настроеннаго мистицизма. И это — характерное знаменіе

времени. Въ нашъ въкъ-широкаго распространенія естественныхъ наукъ, когда разръшаются или, по крайней мъръ, близки къ разръшенію самыя мудреныя загадки жизни, -мы вдругь видимъ возврать къ среднимъ въкамъ, съ ихъ мистицизмомъ, върою въ колдуновъ и пр. И этою страстію заражаются всв націи: и легкомысленные французы "черныя ясновидящихъ, (обиліе объдни" и пр.), и практичные американцы (появленіе пророковъ — Иліи II и т. п.), даже разсчетливые, положительные нъмцы, главные работники философской и естественно научной мысли.

Очевидно, въ современномъ обществъ происходитъ какой-то переломъ, "переоцънка цънностей", по выраженію экономистовъ; словомъ, идетъ какое-то броженіе.

Съ другой стороны, нельзя не отмътить и того знаменательнаго факта, что выразители этого настроенія общества, всѣ эти Кубины, Клингены, Вюрты—люди, не получившіе систематическаго философски-естественнаго образованія; они поднялись со "дна", вышли изъ толпы, подобно нашему М. Горькому и его послъдователямъ. И этого не слъдуетъ забывать.

Какъ всѣ parvenus, выскочки, добившіеся извъстности своимъ, оригинальнымъ путемъ, они полны самомнънія. Для нихъ авторитеты науки, при томъ "господской" науки, ничего не значатъ. Славныя, великія для образованнаго человъка имена "тружениковъ науки" ничего не говорятъ ихъ сердцу. Они — индивидуалисты во всъхъ отношеніяхъ, не признающіе никакихъ учителей, и умъютъ лишь читать по "книгъ жизни", толкуя, конечно, ее по своему и не справляясь нисколько, куда

можетъ завести ихъ оригинальничанье.

Они — типичные представители толпы. А толпа эта, подавленная въковымъ деспотизмомъ стъснительныхъ нормъ, и не понимая въ то же время истинных законовь духа, вырвавшись теперь на свободу, не внаетъ, къ какой пристани ей пристать. "Господской" наукъ она не довъряетъ, да и не знаетъ ее, въ то же время поднявшаяся гордость и самомнъніе мъщаютъ ей сознаться въ своемъ невъжествъ. И вотъ она. стараясь найти свой путь, мечется въ тоскливыхъ порывахъ то къ грубому матеріализму, соединенному съ полнымъ попраніемъ законовъ морали, то впадаетъ въ мрачный мистицизмъ. Но у нея нътъ критерія, нътъ твердой почвы, даваемой только образованіемъ, — и вотъ она, сама того не замъчая, попадаетъ въ заколдованный кругъ, откуда уже нътъ прямого выхода, а возможны лишь порывистые скачки въ разныя стороны, что она и принуждена дълать.

Писатели и художники, типичные представители толпы, неминуемо должны поступать также. Вотъ почему мы теперь и видимъ такое всеобщее блужданіе мысли.

Это показываетъ, что, не смотря на широкое развитіе нашей культуры, она въ основныхъ, логичныхъ положеніяхъ истинной науки, еще не проникла въ толпу, а по прежнему остается удъломъ избранныхъ. И пока мятущаяся изъ стороны въ сторону толпа не пристанетъ къ пристани истиннаго просвъщенія, до тъхъ поръ будетъ продолжаться ея блужданіе, до тъхъ поръ не исчезнетъ и мистическое искусство.

Ф. Сергњевъ.





# **О**Изъ записной книжки провинціала.

II.

#### Обывательскія письма.

Смарагда Горностаева.

Съ ростомъ главнымъ образомъ провинціальной печати, въ нашей провинціи завелся особый типъ писателей, которые все, что только имъ ни придетъ въ голову или что не попадется на глаза, тотчасъ-же спъшатъ повъдать "почтеннъйшей публикъ черезъ посредство уважаемой газеты". Впрочемъ, эти "писатели" начинаютъ все болъе и болъе проявлять склонность обращаться съ своими писаніями не столько въ редакціи, сколько къ отдъльнымъ авторамъ, преимущественно къ злободневнымъ фельетонистамъ. Не спорю, въ этихъ "письмахъ" попадается не мало дъльнаго, заслуживающаго общественнаго вниманія, сообщаются иногда и факты, весьма характерные и назидательные. И какъ сама редакція, такъ и сотрудники, особенно провинціальныхъ газетъ, бываютъ иногда глубоко благодарны авторамъ за тъ драгоцвиныя крупинки, которыя попадаются въ ихъ письмахъ, какъ-бы нескладно и безграмотно они ни были написаны. Но не мало получается редакціями и такихъ писемъ,

которыя представляють изъ себя сплошную обывательскую чушь.

Повздорилъ обыватель съ пріятелемъ за карточной игрой и на другой же день объ этомъ "вздоръ" строчитъ уже или "письмо въ редакцію", или "памятку" на имя того или другого фельетониста. Настрочитъ и съ нетерпъніемъ ждетъ результатовъ своего творчества. Но проходитъ день, другой, недъля, цълый мъсяцъ, а на страницахъ "уважаемой газеты" объ его "вздоръ" съ пріятелемъ глубокое молчаніе.

— О пустякахъ всякихъ пишутъ, не безъ желчи благовъствуетъ онъ, а вотъ когда о дълъ имъ сообщаютъ,—они молчокъ.

Что-же касается "мыслей", то онъ, по своему внутреннему качеству, стоятъ иногда "фактовъ". Такъ, одинъ изъ подобныхъ "авторовъ" — обывателей нъсколько лътъ тому назадъ повъдалъ мнъ, что онъ "по долгому и проникновенному размышленію, пришелъ къ безповоротному ръшенію, что на свътъ и въ людяхъ много зла"...

Вотъ ужъ, можно сказать, от-

крылъ Америку, да еще "по долгому и проникновенному размышленію"!.. Стоило, подумаешь, ломать такъ долго обывательскую голову, чтобы обръсти истину, общеизвъстную и старую, какъ міръ!

"И прозръвъ сіе, — повъствуетъ далъе авторъ "письма", —я впалъ въ неизръченный ужасъ и такъ-ли горько плакалъ, что и жена, и мать, и сестры едва привели меня въ чувство спокойствія... Полно, —говорятъ, — дурень, и себя, и другихъ только безпокоишь!.. Ты, —говорятъ, — выпей крещенской водички, да, помоляся Богу, ложись отдыхатъ... Вотъ съ тебя эту самую дурь, какъ рукой и сниметъ"!..

Совътъ жены, матери и сестеръ далъ замъчательные результаты. Авторъ "письма" во первыхъ, убъдился, что "хотя и говорится, что у бабы волосъ дологъ, да умъ коротокъ, а выходитъ-то, что бабій разумишко иной разъ въ прокъ идетъ... А все потому, что онъ, бабы-то, даны намъ въ подруги на въки нерушимо", а во вторыхъ, благодаря точному выполненію совъта жены, матери и сестеръ, онъ... "прозрълъ"...

"И прозрълъ я тогда, отъ сна возставъ, — пишетъ обыватель, — и понялъ, что зло оставлять втунъ никакъ нельзя, а должно съ нимъ бороться и непремънно побъдить, какъ побъдилъ Давидъ—царь Галіафа Филистимлянина. А что для сего надобъ? А надобъ для сего и прежде, и теперь, и навсегда, до скончанія въковъ, одинъ страхъ въ людяхъ".

То-же, надо сознаться, мысль не новая, еще Інсусомъ, сыномъ Сираховымъ, провозглащенная и нашимъ отечественнымъ "Домостроемъ" сугубо подтвержденная!

"А страхъ надобъ насаждать въ людяхъ", — далъе поучаетъ авторъ "письма", — скорпіями и бичами, а уже ежели, по слабости въка сего, такая суровость тяжка будетъ, то разръшаю довольствоваться лозою,

сирвчь розгами. Хороши березовыя, а еще лучше дубовыя. Упруже будуть! Еще можно крапивушкой! (Какъ, подумаешь, нъжно!) А всего хлеще стегать вербою, да ежели помочить въ соленой водъ. Вонъ даже ребятишки, чистыя душенки, балуясь, кричатъ, что, молъ, верба хлестъ—бьетъ до слезъ, верба бъла—бьетъ за дъло"!

Не правда-ли замъчательный спеціалистъ по части... "стеганія", —спеціалистъ испытанный, а можетъ быть, въ свое время и на собственномъ своемъ естествъ испытавшій "изрядномъ количествъ" прелесть и пользительность "вербы съ соленой водой", "крапивушки", березовой и дубовой каши... Не лишено интереса также и то, что этотъ "опытный спеціалистъ", цитируя, если можно такъ въ данномъ случав выразиться, "балующихся ребятишекъ", -- догадливо не договариваетъ, что верба рознь и что хотя "верба бъла и бьетъ за дъло", зато "верба красна" все-же "бьетъ напрасно"...

"И затрепещеть тогда зло во всъхъ сердцахъ человъческихъ!— грозно въщаетъ далъе авторъ "письма". — Ибо драть нужно всъхъ поголовно (слъдовательно, замъчу отъ себя, — и самаго "прорицателя — спеціалиста"?), отъ малаго до стараго, и богатаго, и бъднаго, безъ послабленія даже для женскаго полу, особливо-же этихъ самыхъ расфуфыристыхъ, въ шляпкахъ, да въ тряпкахъ, въ турнюріяхъ и протчихъ финтифлюшкахъ, въ лифахъ, баскахъ, корсетахъ и съ зонтиками"...

Замъчательно строгій господинъ— этотъ авторъ "письма"!

И такой-то или подобный ему бредъ, пришедшій въ голову обывателя, можетъ быть, съ похмълья, многіе изъ обращавшихся ко мнъ авторовъ "писемъ", называли "мнъніями" и "мыслями отъ здраваго разсудка", подлежащими для "распубликованія" и "доведенія до наивысшаго начальства",—для чего-бы

думали?—"для обязательнаго руководства"!..

Но одновременно съ такимъ бълогорячечнымъ бредомъ, мив неръдко приходилось получать письма весьма серьезнаго содержанія, свидътельствующія о большой вдумчивости ихъ авторовъ. Такъ, одинъ грамотный крестьянинъ прислалъ мнъ обширнъйшее письмо, весьма дъльно критикующее мою статью объискусствъ для народа. Исправивъ лишь орфографическія ошибки, я хотълъ было это письмо, вмъстъ съ моимъ отвътомъ на него, напечатать въ газетъ. Однако, "по независящимъ обстоятельствамъ", этого сдълать не удалось... Пришлось съ авторомъ письма вступить въ частную переписку не только по данному вопросу, но и по другимъ, не менъе серьезнымъ. Другой корреспондентъ, тоже крестьянинъ, спрашивалъ меня: "можетъ-ли крестьянинъ или мъщанинъ быть интеллигентнымъ человъкомъ, или интеллигентными людьми называются одни "господа"?

— Вотъ я и простецъ, — пишетъ этотъ корреспондентъ, — а все меня раздумье беретъ. Живутъ у насъ баринъ съ барыней, дътишки у нихъ

и прочее.

Люди образованные, и образованные же люди кънимъ вздятъ. Книжки они, -и баринъ и барыня, - чуть ни цълыми днями читаютъ. А книжекъ у нихъ страсть, --- библіотека еще отъ родителей покойныхъ досталась! Однихъ этихъ газетъ и журналовъ даже на иностранныхъ языкахъ,сколь получаютъ. Кажинный день кучеръ кучами привозитъ. Ужъ, кажись, чего-бы тутъ! Люди ученые! А вотъ подишь ты! Другъ съ другомъ ссорятся, даже при людяхъ такъ иной разъ обзываются, что индо мужикамъ слушать совъстно!.. Дътишекъ безъ всякаго разума и по лицу, и по чему попало полощутъ. Съ прислугой и всякимъ простымъ народомъ по собачьи обращаются. Какже это такъ?!—удивляется корреспондентъ.—Вотъ вы про невъжество наше плачетесь, а тутъ ужъгъ невъжеству быть, прямо сказать, ученость, интеллигенція!.. Пропишите, гдъ ни на есть въ газетъ, какъ это понять!"

Получая такія письма, свидѣтельствующія, что авторы ихъ серьезно заняты интересующимъ ихъ вопросомъ, —вопросомъ при этомъ весьма существеннаго характера, редакціи столичныхъгазетъобыкновенно оставляютъ ихъ безъ отвѣта.

Слѣдовало-бы отвѣтить и пояснить...

— Помилуйте, что-же тутъ отвъчать! — пожимаетъ плечами редакторъ или секретарь столичной газеты. — Азбучными истинами?

— Но какія-же не азбучныя истины вы сообщаете своимъ читателямъ? Вѣдь, согласитесь, что, кромѣ фактическихъ данныхъ, вы не даете читателямъ ничего такого, чего не было-бы извѣстно серьезно-образованному человѣку,—да и серьезно-образованный человѣкъ въ газетахъ въ большинствѣ случаевъ не читаетъ даже, а только пробѣгаетъ телеграммы, хронику, корреспонденціи и иногда фельетоны, если они хорошо и остроумно написаны...

Слъдовательно, все остальное въ вашей газетъ пишется для обыкновеннаго, средняго читателя, въ массъ и даже полуполуобразованнаго грамотнаго, въ томъ числъ и такого, который спрашиваетъ васъ, почему иногда интеллигентные люди поступаютъ вовсе не по-интеллигентному. Сознайтесь, что вопросъ весьма важный въ глазахъ начинающаго критически относиться къ явленіямъ жизни простого человъка! Не обязаны-ли вы дать ему отвътъ, разръшить его недоумъніе, просвътить ero?

— Газета—не школа!

— Ну, позвольте съ вами не согласиться! "Пока что" роль всей русской печати, не исключая и столичной, главнымъ образомъ, просвътительная и обличительная... И что бы тамъ не говорили всѣ эти наши декаденствующіе "новые люди" съ "новыми взглядами" и "новыми настроеніями", стремящіеся водрузить побѣдное знамя крайняго индивидуализма надъ общественнымъ счастіемъ, русское печатное слово, за рѣдкими несчастными случаями, было народной школой, а не ареною для шансонеточно—блудливаго ристалиша...

— Э, батенька, все это старо, старо!—отмахивается редакторъ или секретарь редакціи.

Старо, а между тъмъ, въ самое новъйшее время нъкоторыя изъ петербургскихъ газетъ начинаютъ заводить у себя отдълъ читательскихъ писемъ!

Впрочемъ, эта затъя носитъ специфически-петербургскій характеръ. Только въ провинціальной печати, живущей мъстными интересами, близкой къ мъстному краю, такія письма получаютъ настоящую оцънку. Вслъдствіе этого я не только напечаталъ письмо "простеца", но и далъ возможно-подробное поясненіе, что такое интеллигенція въ прямомъ, истинномъ смыслъ этого слова. указавъ своему "совопроснику", что дикіе поступки "барина и барыни" не есть результать ихъ образованности и чтенія "книжекъ", а совершенно постороннихъ обстоятельствъ.

"Осуждайте своихъ "барина съ барыней",—заканчивалъя свое поясненіе,—но не за книжки и не за ихъ интеллигентность, а за ихъ поступки, во имя тъхъ-же "книжекъ", во имя ихъ интеллигентности и образованія!"

Такимъ образомъ, исходя изъ воззрѣнія на дѣятельность литературнаго работника, какъ, по мѣрѣ силъ и возможности, руководящую, просвѣтительную и обличительную, я, понятно, подобно остальнымъ моимъ провинціальнымъ собратьямъ, никогда не игнорировалъ обывательскихъ писемъ, даже ругательныхъ. Въ послѣднихъ, не взирая на ихъ задирательный тонъ, слѣдуетъ прежде всего искать указаній. Какъбы скептически ни относился кърусской дъйствительности и, тъмъболье, къ обывательскому міросозерцанію пишущій человъкъ, онъвсе-же не лишенъ возможности ошибаться, особенно-же, если, какъ "литераторъ-кочевникъ", онъ является въ той или иной провинціальной палестинъ не кореннымъ жителемъ, а заъзжимъ человъкомъ. Кочевничество-же провинціальныхъ литераторовъ въ послъднее время—явленіе обычное.

Конечно, за исключеніемъ собственныхъ именъ, дъйствующихъ лицъ и мъстностей, а также нъкоторыхъ едва уловимыхъ характерныхъ чертъ, свойственныхъ лишь данному городу или данному краю, всъ грады и въси обширнаго отечества нашего въ культурномъ отношеніи мало отличаются другъ отъ друга. Вездъ все та-же "Русь и Русью пахнетъ"... Вездъ одни и тъ тождественные до поразительнаго сходства скандалы, пьянство, картежъ, сплетня, тщеславіе, ловленіе рыбки въ мутной водъ, самодурство однихъ, приниженность другихъ... Вездъ одни и тъ-же герои: Иваны Ивановичи, Иваны Никифоровичи, Ноздревы, капитаны Копейкины, Держиморды, Маріи Антоновны, Иваны Александровичи, — вся эта клика живущихъ еще гоголевскихъ типовъ, мнящая себя въ роли общественныхъ руководителей... Вездъ, за весьма ръдкимъ исключеніемъ, одно и то-же гнилое болото съ тлетворными міазмами и квакающими лягушками, одно кладбище съ живыми мертвецами, одна сплошная сърина, скучная, однообразная, разслабляющая умъ, развращающая душу и сердце и засасывающая все мало-мальски выдающееся изъ ряда обыденщины. Это, такъ сказать, съ внутренней стороны, съ вившней-же тишь да гладь, да Божья благодать, иначе выражаемая пресловутою фразою --- "все обстоитъ благополучно"... И, дъйствительно, все обстоитъ благополучно, такъ-какъ ссора Ивана Ивановича съ Иваномъ Никифоровичемъ, несмотря на всю свою нелъпую и пошлую подкладку и обстановку, все-же въ своемъ родъ благополучіе, по крайней мъръ, для остальныхъ еще не поссорившихся между собою Ивановъ Ивановичей и Ивановъ Никифоровичей... И такое благополучіе продолжается до твхъ поръ, пока вдругъ по какимъто невъдомымъ всъмъ этимъ благополучнымъ Иванамъ Никифоровичамъ и Иванамъ Ивановичамъ причинамъ не разразится въ гниломъ болотъ или грандіознъйшій скандалище, или какое-нибудь безпримърное хищеніе, или ужасающее по размърамъ криминальное **СВОИМЪ** происшествіе. И гнилое болото, доселъ "пропадавшее въ неизвъстности", становится предметомъ всеобщаго вниманія, объ немъ говорятъ, объ немъ пишутъ въ газетахъ. Но всему бываетъ конецъ,--скандалисты и герои хищенія или криминальнаго происшествія понесутъ мзду по дѣламъ своимъ, благодаря тъмъ или инымъ обстоятельствамъ, унесутъ благополучно ноги, и шумъ замолкнетъ, гнилое болото опять отойдетъ изъ сферы общаго вниманія на отведенное ему судьбою мъсто почти полной неизвъстности, и вновь тишь да гладь, да Божья благодать, и вновь мирное житіе, нарушаемое лишь прежними, никому со стороны не интересными "мелочами жизни"...

Таковъ общій фонъ русской жизни, и, тъмъ не менъе, каждая палестина имъетъ свои особенности, ръшительно неуловимыя для заъзжаго человъка, для котораго даже недавнее прошлое того или другого города является лишь областью чужихъ наблюденій и впечатлъній, воспринятыхъ имъ изъ разсказовъ или туземцевъ, или людей, болъе его прожившихъ въ данномъ городъ. Не какое-нибудь умышленное или легкомысленное отношеніе къ мъст-

ной жизни, къ мъстнымъ интересамъ и вопросамъ, а много причинъ, заслуживающихъ оправданія, причинъ, и первостепенныхъ, и второстепенныхъ и даже третьестепенныхъ, среди которыхъ красной нитью проходить шаткость существованія газетнаго работника провинціальной почвъ, -- являются факторами малаго знанія не только прошлаго, но даже и настоящаго для заъзжаго литератора. А между тъмъ, какъ человъкъ, всецъло посвятившій свою жизнь литературной работъ, онъ долженъ, конечно, искать въ каждомъ мъстъ своего новаго жительства не только матеріала для наблюденій, но и поприща для общественнаго служенія перомъ по мъръ возможности, силъ и способностей. А какъ выполнить эту крупную миссію? Задача очень трудная, и волей-неволей приходится прибъгать къ разсказамъ и указаніямъ тъхъ-же туземцевъ, которые въ большинствъ случаевъ далеко неблагосклонно относятся къ пишущему человъку. Вотъ тутъ-то и становятся необычайно драгоцънными всв эти доморощенные "корреспонденты" и авторы "писемъ въ редакцію"; наиболѣе-же цѣнными изъ нихъ должны считаться "простецы", какъ особливо нуждающіеся въ защитъ и покровительствъ печати, хотя уже потому, что они по отношенію какъ къ мнимой интеллигенціи, такъ и къ другимъ доминирующимъ въ данномъ краћ элементамъ играютъ страдательную роль. Имъ нътъ основанія вводить въ заблужденіе пишущаго человъка, да, наконецъ, они и не настолько еще "культурны", чтобы додуматься до такихъ пріемовъ, если-бы даже и почувствовали потребность уязвить газету.

Но вмъстъ съ тъмъ не слъдуетъ игнорировать "писемъ" и отъ лицъ, завъдомо враждебныхъ къ мъстной печати. Они для пишущаго человъка имъютъ свое значеніе, —прежде всего, какъ критика его писаній.

А потому всѣ указанія, отъ кого-бы они ни исходили и въ какихъ выраженіяхъ ни заключались, для пишущаго человѣка являются иногда цѣнными,—само собою разумѣется, если въ этихъ указаніяхъ слышатся дѣйствительное знаніе даннаго дѣла или вопроса и не только одна брань, а хотя-бы одна сотая доля настоящей критики. Къ сожалѣнію, такихъ указаній бываетъ сравнительно мало, но и за это "мало" пишущему человѣку слѣдуетъ быть благодарнымъ своимъ читателямъ.

Но это "съ одной стороны", съ другой-же не слъдуетъ игнорировать ни одного браньливаго обывательскаго письма уже потому, что такія письма являются превосходной характеристикой ихъ ровъ. Мало того. Помимо обывательскаго "нутра", нъкоторыя подобныя письма, можетъ-быть преки даже желаніямъ авторовъ, рисуютъ затаенныя, хотя иногда и плохо замаскированныя, ихъ желанія и вождельнія. Поэтому я никогда не стъснялся приводить въ своихъ статьяхъ и фельетонахъ наиболъе характерныя выборки изъ такихъ обывательскихъ "рукописаній", несмотря даже на оскорбительныя въ нихъ для меня выраженія.

Впрочемъ, ругательныхъ писемъ получается сравнительно немного. Большинство, напр., моихъ почтенныхъ корреспондентовъ сообщали мнъ факты, просили обратить вниманіе на то или другое общественное явленіе, поднять тотъ или иной вопросъ. Эти корреспонденты, - часто совершенно мнъ лично неизвъстные, — были лучшими моими друзьями за все время моихъ литературныхъ мытарствъ въ русской провинціи. Среди мелочей обывательской жизни, язвительныхъ сплетенъ и дрязгъ такъ называемаго "общества", среди тяжелыхъ впечатлъній, выносимыхъ отъ созерцанія провинціальной, въ большинствъ случаевъ, вялой, мало-отзывчивой, мелочно-самолюбивой и эгоистичной интеллигенціи, они сочувствіемъ и содъйствіемъ поддерживали во мнъ уже въ значительной дозъ поколебленную въру въ людей, энергію и жажду къ общественной работъ...

И кто-же были эти корреспонденты? Среди нихъ почти не было такъ называемыхъ интеллигентовъ; по преимуществу это были "простецы"—грамотные крестьяне, мъщане, рабочіе, мелкіе служащіе, приказчики, представители новой Россіи, пробуждающейся и начинающей мыслить...

По мъръ возможности я всегда пользовался указаніями и совътами обращавшихся ко мнъ этихъ малопросвъщенныхъ и простыхъ, но отзывчивыхъ и хорошихъ людей, и по мъръ возможности всегда чалъ указываемыя ими мъстныя общественныя явленія и поднималь затрагиваемые ими вопросы. они, -- по крайней мъръ, въ большинствъ,--судя по ореограгфіи и изложенію ихъ писемъ, хотя, "въ семинаріи и не учились", но прекрасно понимали какъ эту "мъру возможности", такъ и самый характеръ моихъ, напр., злободневныхъфельетоновъ.

Одинъ такой "простецъ", въ пространномъ и весьма характерномъ письмѣ, высказывалъ мнѣ, что онъ хорошо понимаетъ, что нѣкоторые герои моихъ фельетоновъ не сутьсуществующіе въ томъ или другомъ городѣ, въ той или другой губерніи, люди, а лишь общіе типы, существованіе которыхъ "авторъ чувствуетъ"...

"Зачъмъ намъ знать, какую такую, примърно, Олену Ивановну вы описываете, какая фамилія и какой ея адресъ,—писалъ мнъ этотъ корреспонденть,—намъ важно, что такія Олены Ивановны существуютъ среди насъ, и важно знать, какой онъ вредъ въ жизнь вносятъ. Оно, разумъется, мы это и сами знаемъ, да часто забываемъ. А вотъ какъ напишутъ, да разъяснятъ намъ, ну

мы и призадумаемся. Глядишь, одна—другая, да и третья Олена-то Ивановна и сама призадумается! Воть то-же иные говорять, г. Смарагдь, что вы пишете портреты съ другой планеты. А сталья читать ваши писанія да задумываться, и пришель къ такому убъжденію, что это пустыя слова непонимающихъ людей. Портреты-то ваши все съ насъ, только съ кого—указать мы не всегда можемъ... Да и не надо... Будеть и того".

Такъ цъльно и замъчательно върно понялъ "простецъ" характеръ нъкоторыхъ изъ моихъ фельетоновъ. И въ то-же время такъ называемые интеллигенты никакъ этого понять не могли и, подобно гоголевской унтеръ-офицерской вдовъ, разъ сами-же себя высъкли.

Въ одномъ изъ моихъ фельетоновъ была разсказана исторія французской "мамзели", слова не знающей по-русски и только что выписанной въ интеллигентное семейство качествъ гувернантки. Г. Сор-Трава (кстати сказать, еще лътъ двадцать до того фигурировавшій въ моемъ очеркъ въ одномъ изъ юмористическихъ журналовъ), глава этой семьи, человъкъ съ высшимъ образованіемъ, юристъ, на что-то разсердившись на "mamзель", выгналъ ее позднею ночью изъ своего дома въ одномъ нижнемъ бъльъ, не выдавъ ей ни разсчета, ни даже ея вещей. Несчастная дъвушка встрътила чисто родственный пріемъ въ семействъ совершенно незнакомыхъ ей людей. Между тъмъ, не задолго до появленія этого очерка, отвъчая на обвиненія одного автора "письма въ редакцію", что я пишу "портреты съ другой планеты", я предупреждалъ читателей, что нъкоторые изъ героевъ моихъ фельетоновъ вымышленны, хотя они и существуютъ, въ массъ, какъ представители тъхъ или другихъ общественныхъ элементовъ, волнующихъ и интересующихъ мъстное общество въ данное время. Они, —писалъ я, —олицетворенныя типическія черты дъйствительно живущихъ и дъйствующихъ людей, сконцентрированныя, такъ сказать, въ одну совокупность. И воть, несмотря на это заявленіе, черезъ нъсколько дней послъ напечатанія исторіи о "мамзели", появились сразу три претендента на титулъ "Сорной травы"!.. Всъ они прислали мнъ письма, судя по изложенію и полной грамотности которыхъ, можно было заключить, что они "въ семинаріи учились"...

Первый претендентъ писалъ: "вы. г. Смарагдъ Горностаевъ, объщали быть безпристрастнымъ, а между тъмъ допускаете такую неправду. У меня дъйствительно вышли недоразумънія съ мамзелью, но я всеже разошелся съ ней безъ всякаго скандала. Никакихъ вещей не задерживалъ и нигдъ свидътелей не выставлялъ, а просто уплатилъ, что слъдуетъ-и съ Богомъ! А если злые языки болтаютъ, такъ мало-ли они что болтаютъ, — на то они и злые языки!.. Позволяю разсчитывать на вашу любезность и надъюсь, что вы сознаетесь въ своей ошибкъ.

Другой "претендентъ" исписалъ цълыхъ четыре листа бумаги, переполнивъ ихъ сплошной бранью противъ "газетчиковъ", а изъ фактовъ указавъ лишь на то, что у него была не гувернантка и не француженка, а была бонна aus Riga и что онъ не выгонялъ, а просто отказалъ ей, отъ мъста "безъ разсчета", потому, что она "вела себя дурно"... "А посему, милостивый государь, --- грозно заключалъ свою филиппику этотъ "претендентъ", — я привлеку васъ къ законной отвътственности, чтобы вы зря не клеветали на порядочныхъ людей"!..

Третій "претендентъ" упрекалъ меня въ томъ, что я не исполняю своего печатнаго объщанія и не стою "на почвъ безпристрастія, высшихъ прогрессивныхъ и общественныхъ принциповъ, самой щепетильной осмотрительности и глубо-

каго уваженія къ человъческой личности". Интересно, что этотъ такъ "изящно и корректно" пишущій господинъ обратился съ письмомъ не ко мнъ, а къ моему товарищу по газетъ, не извъстно, на основаніи какихъ данныхъ считая меня его двойникомъ. "Факты, съ которыми вы оперировали, приписывая мнъ съ нежелательной прямолинейностію черты личности новъйшей формаціи", -писалъ этотъ "претендентъ" на почетный титулъ "Сорной Травы",--не только не могутъ быть признаныточно установленными, но, повидимому, этихъ фактовъвъ дъйствительности въ вашемъ распоряженіи совстив и не было. По сему несчастному инцинденту, вызвавшему съ моей стороны только защиту моихъ правъ отъ посторонняго нарушенія, мнъ, благодаря недоразумъніямъ, приходится защищаться вотъ уже въ четвертый разъ, а вы лишете о беззащитности "контрагента". Здъсь "претендентъ" перечислилъ лица и учрежденія, пекоторыми онъ вынужденъ былъ защищаться. "Вы иронически именуете меня принципіальнымъ челевъкомъ, слъдовательно, за принципами признаете извъстное значеніе, между тъмъ сами поступаете противъ основного принципа -- выслушивать и другую сторону"... "Вы сами должны сознаться, -- продолжалъ "претендентъ", - что оставить вашу замътку безъ всякихъ послъдствій я не могу, болъе того, не имъю права, такъ-какъ, кромъ меня, косвенно затрагивается и моя семья, и что я темъ или инымъ путемъ долженъ себя реабилитировать. Я увъренъ, стрясись съ вами случай, подобный съ "мамзелью" (въ письмъ была названа фамилія), вы поступили-бы по меньшей мфрф точно такъ же, какъ поступилъ и я, если, впрочемъ, вы не обладаете высокимъ даромъ всепрощенія... Вы даже не знаете того, что я сдълалъ въ отношеніи "мамзели": судомъ потребовалъ возмъщенія мнъ убыт-

ковъ, вызванныхъ невыполненіемъ ею состоявшагося договора о воспитаніи дітей, а она мститъ мніз возбужденіемъ уголовныхъ противъ меня неосновательныхъ обвиненій. Въдь судъ гражданскій могъ ръшить дъло въ ея пользу, и тогда что-же получилось-бы, какъ не обыкновенный гражданскій споръ сторонъ, считающихъ каждая по своему себя правой. Такихъ дълъмасса, и никто не строитъ на основаніи ихъ обидныхъ для личности заключеній"... Въ концъ концовъ столь компетентный ВЪ юридическихъ вопросахъ "претендентъ" соглащается удовлетворить гражданскія требованія "мамзели" подъ условіемъ, если она заявитъ прокурору о снятіи съ него уголовнаго обвиненія!..

— На ворѣ шапка горитъ! — можно только сказать, прочитавъ всѣ эти письма.

Впрочемъ, по поводу все той-же исторіи о "мамзели" и "Сорной Травы", спустя нъсколько времени получилось еще письмо, но авторомъ его была дама, которая писала: "положимъ, ее не выгнали такъ жестоко, но если хотите, поступили аналогично этой жестокости. Въдь таскать по судамъ женщину, иностранку, не умъющую сказать по русски нъсколькихъ фразъ, впутывать ее въ наши юридическія тонкости, наложить арестъ на ея вещи и тъмъ не давать ей возможности вывхать въ другой городъ, гдв она могла-бы найти себъ мъсто, развъ это не жестоко, развъ можетъ поступать такъ уважающій себя образованный человъкъ"!..

Всѣ эти письма "интеллигентовъ" были подписаны полными фамиліями и даже съ указаніемъ адресовъ. Но вотъ, когда у меня произошло серьезное столкновеніе съ однимъ весьма солиднымъ учрежденіемъ, великіе принципы котораго я привыкъ чтить съ юныхъ дней моихъ, я сталъ получать анонимныя письма, посылаемыя мнъ будто-бы отъ лица "всей мъстной интелли-

генціи" и за подписью "многіе, какъ одинъ"... Эти представители "интеллигенціи" до того были преисполнены "благороднымъ негодованіемъ" противъ "писаки небольше" "фельетониста дешеваго пошиба", что поспъшили даже раскрыть мой псевдонимъ г.г. почтовымъ чиновникамъ и почтальонамъ...

И этотъ "громъ не изъ тучи" обрушился на мою голову изъ-за того лишь, что я ръшился поднять свой голосъ въ защиту "маленькихъ людишекъ", пострадавшихъ матерьяльно и нравственно по винъ нъкоего "финансиста", "облагодътельствовавшаго" прекрасное по своей идеъ учреждение ведениемъ своеоб-

разной "коммерціи".

"Коммерція" дъйствительно давала учрежденію крупные куши. Это, можно сказать, была та миоическая курица, которая несетъ золотыя яйца. Въ виду этого, "финансистъ" считалъ своимъ правомъ самого себя награждать, помимо установленнаго жалованія. Такія "награды" на деликатномъ языкъ назывались "задолженностію"... награжденіе самого себя "финансистъ" дошелъ, однако, до такихъ геркулессовыхъ столбовъ, что даже преклонявшееся передъ его финансовымъ геніемъ учрежденіе смутилось и порекомендовало ему отъ дальнъйшаго "самовознагражденія" воздержаться. "Финансистъ" сокрушенно вздохнулъ и сталъ по неволъ воздерживаться, но, пораскинувъ мозгами, тотчасъ-же перекинулъ мостикъ черезъ образовавшуюся передъ нимъ пропасть. Онъ любилъ "жить", а поэтому не мъшалъ "жить" и тъмъ своимъ сотрудникамъ, которые въ свою очередь не только не мъшали, но и посильно способствовали "жизни" своего жизнерадостнаго патрона. Лишенный права "самовознаграждаться", "финансистъ" сталъ особливо поощрять "самовознагражденіе" своихъсотрудниковъ, но съ оговоркой:

Самовознаграждайтесь, — ска-

залъ онъ своимъ личардамъ, -- но и меня не забывайте! Прежде всего вы должны мнъ давать въ долгъ... конечно, безъ отдачи!

"оговорка" Далъе имъла уже, такъ сказать, спеціальное указаніе для каждаго отдъльнаго личарды:

— Ты, Иванъ Петровичъ, станешь. на случай моего прибытія въ твои палестины, устраивать для меня пиръ на весь міръ... Ты, Петръ Ивановичъ, повиненъ содъйствовать моимъ особливымъ долгамъ... Благо, что у тебя дядюшка—дисконтеръ!...

Личарды чесали затылки, но старались потрафлять патрону. Положимъ, для личардъ, этихъ покладистыхъ людей, — людей "золотой середины", —ничего и не оставалось д'влать. Быть преданнымъ "финансисту" личардою-это значило не только не дрожать за свой кусокъ хлъба, но и пользоваться, -- за исключеніемъ львиной доли, идущей на "жизнь" патрона, — нъкоторой лептой отъ "самовознагражденія". И обратно,—не быть преданнымъ "финансисту" личардой-это значило не только остаться съ семьею безъ куска хлъба, но и быть окончательно раззореннымъ и опозореннымъ по суду. И все этопотому, что "коммерція" "финансистомъ" до того "геніально", что всякій изъ его личардъ легко могъ быть безъ вины виноватымъ. Финансистъ допускалъ личардамъ открывать своимъ кліентамъ самый широкій кредитъ, и въ тоже время условія и размъръ этого кредита ничъмъ не обусловливались и не опредълялись.

— Жарьте! — говорилъ "финансистъ" своимъ личардамъ. — При стотысячныхъ оборотахъ потеря въ нъсколько тысячъ капля въ моръ!..

Личарды "жарили", и "финансистъ", получая "договореннное". благодушествовалъ, какъ котъ вовремя масляницы, "жилъ", пировалъ, былъ "другомъ" своихъ личардъ и тъмъ болъе ихъ супругъ... Учрежденіе, благоволившее къ "геніальному финансисту", "пока что" помалкивало, а потомъ, когда кредитъ за личардами сталъ числиться уже не "каплями", а цѣлыми ушатами, начало коситься, а потомъ и довольно внушительно ворчать. "Финансистъ" ощутилъ было нѣкоторую робость, а потомъ успокоился, такъ какъ его лисій хвостъ настолько приспособился заметать всякіе слѣды, что передъ этимъ искусствомъ съ недоумѣніемъ останавливались даже самые проницательные "слѣдоискатели".

 — Онъ не уязвимъ! — не безъ трепета сознавали они.

А учрежденіе между тъмъ уже не только ворчало, но и настойчиво требовало возмездія. И вотъ робкіе передъ "геніальнымъфинансистомъ", "слъдоискатели" набросились на его беззащитныхъ и запутавшихся личардъ, побъда надъ которыми, къ тому-же, была такъ легка! Учрежденіе обрадовалось, что нашлись, наконецъ, виновники, и строго-на-строго наказало съ ними не церемониться. Началась эпоха личардова плача и скрежета зубовъ...

— Отецъ-благодътель! Защити!..—

возопилъ клиръ личардъ.

Но "финансистъ", довольный, что чаша сія "пока что" миновала его, поспъшилъ изъ этого личардова гоненія извлечь свою "выгоду". Наиболъе виновные, т. е. наиболъе "задолженные" и, вмъстъ съ тъмъ, наиболъе "нужные", благодаря его заступничеству, остались на мъстахъ, хотя и съ сильнымъ ограниченіемъ правъ на "самовознагражденіе", а наименъе виновные были изгнаны и подверглись судебному преслъдованію.

Когда вся эта хищническая и скверная исторія была мною представлена на судъ читающей публики, въ редакцію прилетъло первое анонимное письмо на мое имя, между прочимъ, съ слъдующей ремаркой: "вы опредълились въ нашихъ глазахъ, марака пасквилей—не больше. Литература, съ ея вы-

сокимъ значеніемъ, такъ же далека отъ васъ, какъ и вы отъ ея истины. Честь для васъ, повидимому, пустой звукъ. Въ захолустьи, у извъстнаго сорта публики, конечно, ваши пасквили имъютъ успъхъ, "но все пройдетъ, правда останется".

На анонимныя письма, обыкновенно, не отвъчають, но я, зная, откуда въеть вътеръ, иначе говоря, предполагая, что "многіе, какъ одинъ"—тъ самые немногіе изъ личардъ, прикрытыхъ "финансистомъ", въроятно, даже не безъ участія самого "финансиста", нашелъ нужнымъ отвътить на письмо печатно и просить таинственныхъ "многихъ какъ одинъ" указать мнъ хотя-бы одну статью, въ которой заключался бы малъйшій признакъ пасквиля.

Въ отвътъ на эту просьбу послъдовалъ цълый букетъ анонимныхъ писемъ и съ угрозами, и безъ угрозъ, причемъ громкія слова пересыпались иногда "поминовеніемъ родителей", хотя авторы писемъ почти постоянно подчеркивали, что они, "честные, идейные работники на нивъ общественной", поступаютъ такъ отъ лица "всей мъстной интеллигенціи"!..

Когда-же исторія о "финансисть" и его върныхъ личардахъ прогремьла на всю губернію и попала въстоличную печать, въ окно моей квартиры влетълъ трехфунтовой булыжникъ и чуть не попалъ въголову моей жены. Къ булыжнику была привязана записка съ надписью: "цъпному псу отъ всей мъстной интеллигенціи"...

Опять интеллигенція! Интеллигенція, пишущая анонимныя письма съ "поминовеніемъ родителей", интеллигенція, вооружающаяся булыжниками и швыряющая ими въ окна непріятнаго человъка!..

О, въ теченіе многольтней публицистической дъятельности я въ достаточной степени научился цънить обывательскій гнъвъ, — онъ не высокой марки. Еще болье низшей марки "интеллигентный гнъвъ"... Въ

большинствъ случаевъ наша интеллигенція очень симпатична, но въ семьъ не безъ урода, -- даже много уродовъ, особенно "въ наше время, когда" и пр., и пр... И вотъ среди интеллигентовъ такого разбора зачастую можно встрътить лицъ, которыя на почвъ "идейности" стоятъ лишь "до поры--до времени", но достаточно чтобы затронули темныя стороны ихъ дъятельности, — стороны, бережно ими всегда прикрываемыя, чтобы ихъ "идеи" оказались пуфомъ... Нътъ людей, болъе эгоистичныхъ и злобныхъ, какъ эти "прикрываемые интеллигенты"! Самый сърый и дикій обыватель чище и благороднъе ихъ...

"Еще одно послъднее сказанье и лътопись окончена моя" объ обывательскихъ письмахъ.

Боюсь Данайцевъ, даже дары приносящихъ...

Этой древне-классической фразой подкръпилъ свою мысль одинъ мой знакомый.

- Удивляюсь вамъ, говорилъ онъ перелистывая кучу полученныхъ мною обывательскихъ писемъ, какъ это вы можете довърять всъмъ этимъ письмамъ... Въдь, вы каждый день рискуете попасть въ просакъ, пользуясь такимъ матерьяломъ для своихъ фельетоновъ.
- Разумъется, можно попасть и въ просакъ, согласился я, но это все-же ръдкое исключеніе, такъ-какъ большинство присылаемаго матерьяла мною провъряется.
- Большинство!.. Слѣдовательно, есть меньшинство, которое вы не провѣряете?
- Въ сущности нътъ и такого меньшинства, а есть письма, на которыя я полагаюсь и которыя поэтому провъряю сравнительно поверхностно, напр., письма, присланныя уже извъстнымъ мнъ лицомъ, письма при этомъ отличающіяся несомнънной искренностію и передающія фактъ, не затрагивающіе ничьей личности. Однимъ словомъ, когда

чувствуется, что то или иное письмо писаль человъкъ порядочный.

— Но такъ или иначе вы все-же въ большей или меньшей степени довъряетесь хотя-бы меньшинству своихъ корреспондентовъ?

- Да, довъряюсь, ибо только моекъ нимъ довъріе и вниманіе создаютъ хорошія взаимныя отношенія читателя къ писателю и обратно.... Они чистосердечно излагаютъ мнъсвои нужды, свои сокровенныя думы и я обязанъ прислушиваться кънимъ!
- Ну, а если вамъ сообщатъ гнусную сплетню, ту сплетню, которая, по вашимъ-же словамъ, свила такое кръпкое, въковъчное гнъздовъ нашей провинціальной тинъ?
- Это сразу видно по тону самаго письма.
- Ну, такъ вотъ полюбопытствуйте и скажите, какъ отнесетесь къ этому письму, —сказалъ мой знакомый, передавая мнъ одно изъ прочитанныхъ имъ обывательскихъ писемъ, можете-ли вы воспользоваться имъ?

Въ письмъ сообщалось о похоронахъ нъкоего купца Ивана П. Когда печальная процессія приближалась къ кладбищу, гробъ, который родственники несли на рукахъ, вдругъ развалился, и трупъ покойника выпалъ на мостовую. Авторъ съ глубокимъ возмущеніемъ говоритъ о безсовъстномъ гробовщикъ, всучившемъ гнилой гробъ, пользуясь растерянностью и хлопотами близкихъ покойника, и еще большее сочувствіе высказываетъ потрясенной такимъ печальнымъ происшествіемъ семьъ, любившей покойника и при томъ весьма религіозной. Въ заключеніе онъ замъчаетъ: "я увъренъ, что вы не откажитесь воспользоваться этимъ матеріаломъ, за достовърность котораго я ручаюсь, тъмъ болъе, самъ лично присутствовалъпри этомъ возмутительномъ случаъ".

-- Да, могу, — по прочтеніи письма сказалъ я. — Авторъ мнъ хорошо извъстенъ. Онъ много сообщалъ мнъ весьма интересныхъ фактовъ и никогда, даже въ самыхъ пустякахъ, не искажалъ сущности дъла.

Слѣдовательно, воспользуетесь?

- Обязательно.
- Убъждены, что не налетите съ ковшемъ на брагу? Знаете, что-то ужъ больно необычайно...

— Да, необычайно! Но слъдуетъ помнить, что сообщаетъ объ этомъ человъкъ безусловно върный.

Вскоръ фельетонъ о случаъ съ покойникомъ былъ напечатанъ, а черезъ два дня послъ этого зашелъ ко мнъ все тотъ-же скептикъ—знакомый и, потирая руки, провозгласилъ:

- Поздравляю!
- -- î
- Изъ самыхъ достовърныхъ источниковъ могу сообщить, что констатированный вами съ такимъ негодованіемъ фактъ о вывалившемся изъ гроба покойникъ очень картинный вымыселъ вашего... искренняго, задушевнаго и доброжелательнаго корреспондента. Ничего подобнаго не было-съ!... Хорошо доброжелательство!

\_\_\_ ?!

Въ это-же время ко мнѣ принесли изъ редакціи только-что присланное на имя редактора опроверженіе купца Ивана П., что онъ "никогда не умиралъ" и что "все это подвохи враговъ, желающихъ подорвать его торговую репутацію".

Пришлось приступить къ самымъ тщательнымъ разслѣдованіямъ этой смѣхотворной, но, въ сущности, возмутительной мистификаціи. Удалось, между прочимъ, выяснить, что никакого подобнаго факта о вывалившемся изъ гроба покойникъ не было, что письмо подложно, но что, мало того, подложно и самое "опроверженіе"... Выходило, однимъ словомъ, чортъ знаетъ что! Лицо, подпись и фамилія котораго были подъ письмами, ничего подобнаго не писало, хотя письмо было на-

писано почеркомъ близкимъ къ его почерку, но, по экспертизъ учителя чистописанія, все-же было несомнънно поддъльное...

— Да что мнѣ за дѣло до гробовъ и до покойниковъ! — съ комическимъ возмущеніемъ воскликнуло оно.

Что-же касается до "опровергателя", то никакого "купца Ивана П." въ городъ вовсе не обръталось, а найденъ былъ полиціей "крестьянинъ Иванъ П.", который дъйствительно "никогда не умиралъ", но и никогда никакихъ "опроверженій" не писалъ, потому-что неграмотенъ, да, кромъ того, ни о гробахъ, ни о покойникахъ ничего и ни отъ кого тоже не слыхивалъ...

Кто-же эти ловкіе мистификаторы, и какая цѣль съ ихъ стороны запутать въ неловкое дѣло нѣсколько человѣкъ и ввести въ недоумѣніе газету и ея читателей?

Господа "рядскіе"? Господа, писавшіе анонимныя письма вперемежку "высокихъ словъ" съ "поминовеніемъ родителей"? Господа, пускавшіе въ окна булыжниками? Такъ это и осталось тайной вплоть до самаго отъъзда моего изъ города, гдъ всъ эти "исторіи" приключились...

Только уже черезъ годъ, когда я жилъ въ Бълокаменной, мною было получено письмо отъ моего знакомаго — скептика по отношенію къ обывательскимъ письмамъ.

"Въ нашемъ городъ все еще помнятъ о васъ и жалъютъ о вашемъ отъъздъ, – писалъ онъ между прочимъ, — говорю не объ интеллигенціи, а о "маленькихъ людяхъ" и "простецахъ". Впрочемъ, вспоминаютъ и "рядскіе". "При Смарагдъ любопытно было, — говорятъ, — нътънътъ, да кого-нибудь изъ нашего брата съ пескомъ и проберетъ... И смъхъ, и горе"! Что-же касается "интеллигенціи", по крайней мъръ, той ея части, которая способна на писаніе анонимныхъ писемъ и на бросаніе въ окна булыжникомъ, то

она находитъ "превосходно, что этого Смарагда изъ города выставили, теперь у насъ тишь да гладь, да Божья благодать ... "Финансистъ" теперь все смирилъ и покорилъ подъ нози своя... "Облагодътельствованное" имъ учрежденіе не нахвалится его "геніальной коммерческой сметкой", а онъ и "помилованные" имъ личарды "живутъ" ши-Приходится ожире прежняго... дать краха прекраснаго по идеъ учрежденія, къ великой радости воронъ со Страстнаго бульвара, "князягражданина" и многихъ иныхъ, иже съ ними... Кстати, обнаруживаются нъкоторыя данныя, свидътельствущія о несомнънной связи между "финансистомъ" и авторами анонимныхъ писемъ, и этихъ последнихъ съ "пращникомъ", запалившимъ въ ваше окно камнемъ и даже авторомъ сообщенія о вывалившемся изъ гроба покойникъ. Что-же касается "опровергателя" "купца Ивана П.", то онъ оказался никъмъ инымъ. какъ кучеромъ "финансиста". Уволенный за усиленное пьянство, онъ теперь шляется по кабакамъ и хвастается, что будто-бы "по его письму Смарагду изъ города выставили ... Цъловальники, половые и кабацкіе завсегдатаи охотно ему върятъ и даже при случав подносять, оправдывая свою щедрость тымь, что "хоша и стерва, а можетъ быть опаснымъ человъкомъ... Чего ужъ, Смарагду... оно не то што-бы выставилъ... Это ужъ для большаго куражу!.. а на смѣхъ поднялъ-это точно"!..

Смарагдъ Торностаевъ.









### Иванъ Грозный.

Историческій очеркъ К. ВАЛИШЕВСКАГО.

(Продолженіе).

III. Завоеваніе Ливоніи.— Предшествутція событія.—Ливонія въ XVI въкъ.—Москов, ское завоеваніе и викишательство Зап. Европы.

Борьба за обладаніе Балтійскимъ побережьемъ явилась въ XVI въкъ вопросомъ наслъдія послъ Ганзейцевъ и вмъстъ съ тъмъ задъвала жизненные интересы Швеціи, Даніи, Москвы и Польши.

Историческія права давности на Ливонію, несомитьнно, принадлежали Москвъ, такъ какъ еще Несторъ въ своихъ лѣтописяхъ говоритъ о томъ, что Ливонія и Эстонія составляли нераздъльную часть древняго русскаго государства: перечисляя народы, входившіе въ составъ населенія тъхъ земель, которыми владъли варяжскіе князья, онъ упоминаетъ Ливовъ и Чудь, заселявшихъ побережье Балтійскаго, или Варяжскаго моря. А основаніе Юрьева въ

1030 г. въ странъ Чуди, при Ярославъ Мудромъ, уже является несомнъннымъ доказательствомъ права давности владънія этой землею русскими князьями. Правда, послъ того эта область перешла въ руки нъмцевъ, затъмъ датчанъ, потомъ рыцарей меченосцевъ; въ 1483 году въ самомъ устьъ Наровы русскіе построили свой Иванъ-городъ, т. е. русскую Нарву, на другомъ берегу ръки, какъ разъ противъ Тевтонской Нарвы. Реформація нанесла ръшительный ударъ рыцарству, проникая даже въ епископскіе дворцы. Въ 1554 г. преемникъ Плеттенберга, Фюрстенбергъ, вступилъ въ переговоры съ Москвой, но въ 1557 г. принужденъ былъ заключить союзъ съ Польшей противъ Москвы. Польша въ то время была боле опасна въ качествъ врага, чъмъ благонадежна въ качествъ союзницы. Въ 1554 году король Густавъ І-й Шведскій вздумалъ было воспользоваться затрудненіемъ Ивана IV, занятаго своими дълами на востокъ, но, очутившись одинъ противъ Москвы, вынужденъ былъ въ 1557 г. подписать перемиріе на 40 лътъ, и злополучная Ливонія снова осталась беззащитной и безпомощной, открытой для нападенія всъхъ, кто точилъ на нее зубы.

Между Ливонскимъ городомъ Нейгаузеномъ и Псковомъ лежала нъкогда пустынная мъстность, въ которой утвердили свою власть Моссковскіе князья, послѣ долгихъ пререканій, и обязали жителей платить имъ ежегодную дань медомъ. Но, по мфрф уничтоженія лфсовъ, количество ульевъ значительно уменьшилось, и тогда эта дань переложена была на извъстное денежное вознагражденіе, а затъмъ совсъмъ было прекратилась. Но въ 1553 г. Москва опять вспомнила о ней и заявила свои права на Дерптъ, бывшій Юрьевъ русскихъ. Въ 1554, вскоръ послъ взятія Астрахани, Иванъ сталъ заявлять претензіи за нарушение границъ, отбирание православныхъ церквей лютеранскими фанатиками, а въ 1556 г., обезпечивъ себя и свои владънія на востокъ, припомнилъ, что одинъ изъ предшественниковъ послалъ Ливонцамъ кнутъ. Посолъ Ивана явился требовать, вмъсто стародавнихъ десятковъ пудовъ меда, превратившихся впослъдствіи въ нъсколько десятковъ червонцевъ, по маркъ подушной пени, что достигало суммы въ 50,000 червонцевъ.

Епископъ Дерптскій думалъ вывернуться объщаніемъ уплатить всю требуемую сумму и вмъсто денегъ вручилъ послу объяснительное письмо Ивану. Но посолъ настаивалъ на полученіи денегъ, заявивъ, что иначе государь придетъ и самъ возьметъ, что ему приходится.

И дъйствительно, царь явился. Желая оправдать лестное для него сравнение съ Александромъ Невскимъ, Иванъ вздумалъ идти по

слъдамъ своего предшественника, но забылъ, что времена были уже не тъ.

Вмъстъ съ Польшей, Швеціей и Даніей, вся Европа нашла нужнымъ вмъшаться въ это дъло.

Въ 1557 году въ Москву прибыла новая депутація изъ Ливоніи, прося о новой отсрочкъ, но Иванъ отказался принять пословъ, поручилъ Адашеву выпроводить ихъ изъ Россіи и тутъ же снарядилъ войска, а въ концъ года армія, состоявшая главнымъ образомъ изъ татаръ, подъ начальствомъ бывшаго Казанскаго царя Шаха-Али, вступила въ предълы Ливоніи и разгромила ее. Такого жестокаго погрома трудно себъ представить; впрочемъ, въ томъ въкъ войны повсемъстно отличались невъроятною жестокостью, и бандиты герцога Альбы, въроятно, не уступали въ этомъ отношеніи татарамъ Шаха-Али. Это было не столько завоеваніе, сколько принужденіе посредствомъ терроризаціи населенія уплатить требуемую дань.

Сопротивление со стороны Ливонцевъ было крайне слабое, но Иванъ, въроятно, еще не выработалъ опредъленнаго плана дъйствій, и въ январъ 1558 года, забравъ громадную добычу, Шахъ-Али согласился подписать перемиріе. Въ Москву отправилось новое Ливонское посольство. Умилостивленный Иванъ на этотъ разъ уже готовъ былъ согласиться на весьма снисходительныя условія, въвиду крайняго раззоренія страны, какъ вдругъ неожиданная въсть о томъ, что Нарва отказывается отъ перемирія и бомбардируетъ Ивангородъ, разомъ измънила все дъло. Въ апрълъ 1558 г. городъ Нарва сдался, но кръпость продолжала упорствовать и только 11-го мая была взята приступомъ, послъ чего условія міра были предписаны уже совершенно иныя, чъмъ предполагалось раньше.

Вся Ливонія должна была принять верховное владычество Москвы, наравнъ съ Казанью и Астраханью, и великій магистръ ордена Фюрстенбергъ, равно какъ и епископы Дерпт--скій и Рижскій, должны были прибыть въ Москву и признать себя ея вассалами, а Нарва и другіе города были прямо присоединены къ Московскому царству. Однако, Иванъ не разсчитывалъ, чтобы эти условія его были приняты безпрекословно, и теперь уже серьезно приступилъ къ завоеванію Ливоніи, которая къ тому же была почти не въ состояніи вести войну. Крвпости и города сдавались одни за другими. 1558 г. въ іюлъ мъсяцъ приступлено было къ осадъ Дерпта, скоръйшей сдачъ котораго способствовали самъ епископъ и его приближенные, въ видахъ личныхъ выгодъ. Впрочемъ, капитуляція этого города являлась чвиъ-то безпримврнымъ въ исторіи войнъ XVI-го стольтія. Князь Петръ Шуйскій даровалъ полное прощеніе жителямъ, свободу религіи, сохраненіе прежней администраціи, судебную автономію и свободную торговлю со всъми городами Россіи. Солдатамъ воспрещено было всякое насиліе въ Дерпть, въ Нарвъ-же, приступомъ, весь городъ былъ преданъ грабежу; говорятъ, что даже самыя могилы были разрыты. Однако, послъ того и Нарвъ были дарованы тъ же привиллегіи, что и Дерпту.

Хотя Иванъ впослъдствіи сократиль эти привилегіи, все-же еще 20 другихъ городовъ изъявили ему свою покорность. Упорствоваль одинъ Ревель.

Съ наступленіемъ зимы, Шуйскій ушелъ, а Кеттлеръ, магистръ Тевтонскаго ордена, воспользовавшись этимъ, собралъ 10,000 войска, подступилъ подъ самый Псковъ и спалилъ его слободы. Но въ мать 1560 г. царь Иванъ взялъ свое; 2-го августа подъ Феллиномъ Курбскій разбилъ на голову Ливонское дворянство и увелъ въ плѣнъ тѣхъ изъ нихъ, кто не палъ въ бою, вмѣстѣ съ бывшимъ магистромъ ордена Фюрстенбергомъ. Впрочемъ, послѣдній не

только не потерпълъ отъ Московскаго государя, но былъ даже надъленъ землею въ Ярославской губерніи, гдъ онъ мирно окончилъ свои дни; остальные-же плънные, за небольшимъ исключеніемъ, были казнены.

Такимъ образомъ завоеваніе Ливоніи было почти дѣломъ законченнымъ; держалось еще нѣсколько укрѣпленныхъ городовъ въ Ливоніи, а въ Эстоніи Кеттлеръ съ горстью товарищей поперемѣнно обращался за помощью то къ императору Фердинанду I, то къ Даніи, то къ Швеціи, то, наконецъ, къ Польшѣ, но вездѣ надежды на помощь были весьма гадательны. Фердинандъ I былъмедлительный бюрократъ; онъ затѣялъ переписку съ царемъ Иваномъ, обмѣнивался взглядами съ Даніей, Швеціей и Польшей, но ни къ чему рѣшительному не приступалъ.

Въ январъ 1559 г. посланный отъ Тевтонскаго ордена явился къ королю Сигизмунду-Августу, послъднему изъ Ягеллоновъ. Король поставилъ условіемъ, что Польша будетъ защищать Ливонію, рискуя войною съ Москвой, но за это возьметъ себъ Ригу, Динабургъ, Юкскюлль и Кокенгаузенъ.

Кеттлеръ не сразу согласился на эти условія, а раньше побываль въ Вънъ и на Діеппъ въ Аугсбургъ, но въ концъ концовъ долженъ былъ снова вернуться въ Вильно. Договоръ былъ подписанъ, но Сигизмундъ-Августъ все-таки не спъшилъ, тъмъ болъе, что польская шляхта неохотно соглашалась войти въ его планы. Ливонскіе послы въ Стокгольмъ застали старика Густава Вазу умирающимъ и ожидали восшествія на престолъ сына его, Эрика XIV-го, который оказался болъе склоннымъ помочь Ливонцамъ. И вотъ 1561 г. Ревель, не смотря на то, что въ немъ находился польскій гарнизонъ, призналъ себя подвластнымъ Швеціи; гарнизонъ принужденъ былъ капитулировать.

Тогда и Данія выступила на арену.

Пославъ въ 1558 г. пословъ въ Москву для заключенія мира, съ требованіемъ возвратить ей Эстонію, король Христіанъ III одновременно вступилъ въ переговоры съ епископомъ Мюнхаузеномъ. Но Христіанъ скончался, оставивъ престолъ старшему своему сыну Фридриху II, который, продолжая переговоры, начатые отцомъ, — въ 1560 г., высадилъ младшаго своего брата Магнуса въ Аренсбургъ съ небольшимъ количествомъ войскъ; войска, найдя себъ поддержку въ нъкоторыхъ изъ Ливонцевъ, готовились провозгласить Магнуса королемъ Ливоніи.

Польша, не находя возможнымъ допустить такое преобладаніе Даніи, отправила Виленскаго Палатина, Николая Радзивила Чернаго, подъ стъны Риги, съ требованіемъ подчиненія всей Ливоніи Польскому владычеству, и Кеттлеръ, прослывшій предателемъ у своихъ соотечественниковъ, но явившійся въ сущности только несчастною жертвой обстоятельствъ, призналъ, наконецъ, испытавъ предварительно всъ средства, въ 1562 г. короля Сигизмунда-Августа магистромъ Тевтонскаго ордена и наслъдственнымъ герцогомъ Курляндскимъ, вручивъ Радзивилу свой магистерскій крестъ, плащъ и ключи Риги.

Злополучный Прибалтійскій край раздълялся теперь между поляками, шведами и датчанами, а Москва оспаривала его у нихъ у всъхъ.

Среди всѣхъ этихъ разнородныхъ событій, потрясавшихъ самыя основы этой страны, ярко выдѣлялся несомнѣнный фактъ, что рыцарство отжило свой вѣкъ. Это было уже ясно изъ того, что Европа, колебавшаяся еще принять Москву въ семью Западно-Европейскихъ государствъ, теперь смѣло встала на ея сторону для того, чтобы разъ навсегда покончить съ Тевтонскимъ орденомъ и со всѣмъ рыцарскимъ прошлымъ Ливоніи, Эстоніи и Курляндіи.

IV. Борьба за обладаніе Балтійским побережьем — Швеція и Польша. — Коалиціи. — Магнусь. — Кандидатура Ивана IVна Польскій престоль.—Избраніе Баторія.

Съ самаго момента взятія Смоленска въ 1514 г., отнятаго Москвоюv Польши, отношенія между этими двумя странами оставались натяпутыми. Онъ то сражались, то вели переговоры, во время которыхъ объ стороны предъявляли нескромныя требованія. Польша требовала себъ обратно не только Смоленскъ, ноеще Новгородъ и Псковъ, какъ города нъкогда принадлежавшіе Великому княжеству Литовскому,-Москва же заявляла свои права нетолько на эти города, но еще и на Кіевъ, находившійся въ это время подъ властью Польши. Въ большинствъ случаевъ эти переговоры ни къ чему не приводили, и все оставалось по старому.

Теперь-же это положеніе дълъосложнилось еще видами на Ливонію и борьбой за обладаніе Балтійскимъ побережьемъ. Но въ тотъ моментъ, когда король Сигизмундъ-Августъ вынудилъ Кеттлера согласиться на предписанныя имъ условія, царь Иванъ снарядилъ почетное посольство въ Варшаву съ примирительными предложеніями. Объяснялось это тъмъ, что царь Иванъовдовъвъ вздумалъ сватать одну сестеръ короля Польскаго, у котораго было двъ незамужнихъ сестры. Выборъ пословъ палъ почему-то на младшую Екатерину; кромъ физическихъ и иныхъ преимуществъ, королевна эта въ глазахъ Ивана являлась еще, какъ сестра бездътнаго короля, наслъдницей его по Литвъ, вслъдствіе чегоцарь Московскій путемъ брака съ Екатериной пріобръталъ новое неоспоримое право на Великое Княжество Литовское.

Но Сигизмундъ-Августъ, очевидно, желалъ только выиграть время и потому не отвъчалъ отказомъ царю, хотя, помимо разности религій и

видовъ на Литву, которые одни уже стояли помъхой этому браку, грозя нарушить сліяніе двухъ сродныхъ славянскихъ племенъ (польскаго и литовскаго), надъ чъмъ всю свою жизнь трудился послъдній изъ Ягеллоновъ, помимо того, сестра его Екатерина была уже объщана въ жены Іоанну, герцогу Финляндіи.

Когда въ 1562 г. это объщаніе было выполнено, между Польшей и Москвой съ новою силой возгорълись враждебныя чувства. Иванъ написалъ Сигизмунду оскорбительное письмо, а Сигизмундъ-Августъ натравилъ на него Крымскаго хана. Но, справившись съ Крымцами, Иванъ во главъ многочисленнаго войска, ведя за собою гробъ, въ которомъ онъ клялся положить или тъло брата королевны Екатерины, или свое собственное, двинулся на Плоцкъ и послъ блистательной побъды взялъ этотъ городъ, представлявшій собою важный торговый центръ, находившійся въ тъсныхъ сношеніяхъ съ Ригой. Теперь Иванъ болъе, чъмъ когда либо, сталъ помышлять о возвращении Кіева, но въ слѣдующемъ году, подъ Оршей поляки, подъ предводительствомъ Николая Радзивила Рыжаго, на голову разбили русское войско, и воевода ихъ Петръ Ивановичъ Шуйскій погибъ въ бою.

Тогда царь Иванъ рѣшилъ соединиться со Швеціей. Король Эрикъ XIV, тотчасъ по вступленіи на престолъ, поспѣшилъ отправить словъ въ Москву и не смотря на неласковый пріемъ и вопреки совътамъ своего наставника и совътника де-Морней, рекомендовавшаго ему союзъ съ Польшей, продолжалъ льнуть къМосквъ. Наконецъ, послътого, какъ Рижскій епископъ Кристофъ помогъ ему овладъть цълымъ рядомъ городовъ---Перновомъ, Вольмаромъ, Венденомъ и Кексгольмомъ, Иванъ вдругъ обнаружилъ къ нему особую благосклонность, и Эрикъ возрадовался, полагая, что надежды его увънчались успъхомъ, что онъ и царь Московскій подълять всю Ливонію между собой. Но не таковъ былъ Иванъ: онъ требовалъ себъ львиную долю, предоставляя Эрику только Ревель, Перновъ и Виттенштейнъ, а сверхъ того совершенно неожиданно требовалъ еще, въ добавокъ къ Ливоніи, и принцессу Екатерину, супругу герцога Финляндскаго. Что изъ того, что она была замужемъ Хотя самъ Иванъ также былъ уже женатъ, но это была его подданная, слъдовательно, холопка. Впрочемъ, впослъдствіи Иванъ оправдывался, что никогда не думалъ посягать на свободу женщины, руки которой онъ раньше домогался, и не думалъ нарушить священныхъ узъ брака ея или своихъ, а хотълъ имъть ее только въ качествъ политической заложницы, полагая, что герцогъ Іоаннъ умеръ. Все это были лишь отговорки, въ сущности, онъ беззастънчиво требовалъ выдачи Екатерины и упорно настаивалъ на этомъ, въ видахъ, несомивнио, не вполив безупречныхъ, --- хотя, конечно, при этомъ не столько сама женщина, сколько Литва, которую она могла принести ему въ приданое, играла въ его желаніяхъ главную роль.

Сначала Эрикъ XIV храбро заявилъ, что не согласенъ отказываться ни отъ правъ на свою невъстку, ни отъ правъ на Ливонію, и уже готовъ былъ соединиться съ Польшей, но Польша и Данія были теперь въ союзъ; къ нимъ еще присоединился Любекъ и весь Ганзейскій союзъ, а царъ Иванъ заключилъ договоръ съ той-же Даніей, противъ Польши и Швеціи, признавъ права Даніи на Эстонію.

Оставшись совершенно одна, Швеція принуждена была принять почти всть условія Ивана. По договору, заключенному въ Дерптт, король Шведскій соглашался уступить Москвть почти всю Ливонію, съ прибавленіемъ секретнаго пункта относительно принцессы Екатерины.

Правда, точныхъ документовъ от-

носительно этого вопроса не сохранилось, но Иванъ послъ того не переставалъ настаивать на исполненіи и этого пункта договора, тъмъ болъе что Эрикъ, узнавъ о проискахъ своего брата, желавшаго съ помощью Польши, объявить Финляндію независимою, поспъшилъ предупредить его намъренія и, захвативъ брата врасплохъ, засадилъ его вмъсть съ женой въ замокъ Гринсгольмъ, такъ что могъ располагать Екатериной, какъ своей плънницей. Неизвъстно, дъйствительноли онъ былъ намъренъ исполнить требованіе Ивана, или его уполномоченные превысили данныя имъ полномочія, достовърно только то, что Дерптскій договоръ никогда не былъ подтвержденъ въ Стокгольмъ.

Все это привело лишь къ заключенію перемирія. Но вынужденный вести войну одновременно и съ Польшей и Даніей, Эрикъ волей неволей становился союзникомъ Москвы. Такимъ образомъ образовались двѣ коалиціи, между которыми Магнусъ, владънія котораго въ это время ограничивались островомъ Эзель и Даго да нъсколькими укръпленными замками, до поры-до времени держался въ сторонъ, выжидая момента, чтобы пристать къ той изъ сторонъ, гдъ будетъ выгодиње.

Въ 1566 г. Магнусъ попробовалъ было сблизиться съ Польшей, прося руки второй сестры Сигизмунда-Августа, съ Ливоніей, въ качествъ приданаго, но послъдній изъ Ягеллоновъ не принялъ это въ серьезъ и ръшилъ лично вести свои войска въ Ливонію, разсчитывая нанести ей ръшительный ударъ. Однако, изъ этого ничего не вышло, такъ какъ онъ не могъ собрать и десятой доли того войска, на которое разсчитывалъ. Въ это время Иванъ, занятый своею внутренней политикой, своей нарождавшейся опричниной, же радъ былъ перемирію, хотя по прежнему упорно требовалъ себъ Ревель и Ригу и велъ съ Литвою письменную полемику, которая никакъ не могла способствовать мирному соглашенію.

Между тъмъ Курбскій, доблестно сражавшійся въ войскахъ Московскаго государя и стяжавшій блестящія побъды, въ 1562 г. вдругъ далъ захватить себя врасплохъ подъ Ревелемъ, -- что случилось не безъ нъкоторыхъ предварительныхъ, подозрительныхъ сношеній его Польшей. Находясь въ полу-опалъ, а потому еще болъе склонный къ возмущенію противъ самовластныхъ наклонностей своего государя, гордый и надменный бояринъ вскоръ явно объявилъ себя противникомъ Ивана и перешелъ границу. Въ Польшъ изъ этого единичнаго факта вывели заключеніе, что опричнина создастъ еще не мало такихъ недовольныхъ, съ которыми легко и выгодно будетъ завязать сношенія; вслъдъ за этимъ до Ивана дошли прокламаціи великаго гетмана Литвы и другихъ литовскихъ магнатовъ и даже самого короля, обращенныя къ нъкоторымъ изъ его подданныхъ, съ приглашеніемъ ихъ къ возмущенію и переходу въ Литву. Однако, этотъ призывъ имълъ мало успъха. Такъ, на предложеніе Сигизмунда-Августа князю Ивану Бъльскому громадныхъ вотчинъ въ Литвъ, Бъльскій отвъчалъ, что онъ вполнъ хорошо надъленъ своимъ государемъ и, назвавъ короля "братомъ", посовътовалъ ему самому уступить Литву его государю и тъмъ самымъ укръпить за собою Польшу, ставъ вассаломъ Московскаго царя и подданнымъ "лучшаго изъ государей". Есть основанія полагать, что текстъ этого отвъта, подобно тексту многихъ другихъ отвътовъ на заманчивыя предложенія Польши и Литвы, былъ продиктованъ Иваномъ.

Въ это время царь Иванъ, уладивъ нъсколько свои внутреннія дъла, снова приналегъ на Эрика, который на этотъ разъ ръшился окончательно капитулировать, лишь бы только царь предоставилъ ему

свободу свести счеты съ Польшей, даже соглашался выдать ему Екатерину. Но такъ какъ никто изъ его совътниковъ не соглашался на это, то онъ поручилъ своему уполномоченному, отправлявшемуся для переговоровъ съ царемъ, по возможности отстоять этотъ пунктъ и только въ послъдней крайности согласиться. Но царь Иванъ упорно стоялъ на исполнении этого пункта договора и только подъ этимъ условіемъ соглашался оказать свое содъйствіе Швеціи, примирить ее съ Даніей и употребить свое вліяніе, а если бы понадобилось, то и оружіе, на то, чтобы втянуть въ ихъ коалицію Ганзейскій союзъ. Въ случаъ. же если бы принцесса почему-либо умерла и не могла быть выдана ему, какъ онъ того желалъ, весь договоръ терялъ свою силу.

Это постыдное условіе—требовать женщину, чужую жену, взамънъ своуслугъ, нимало не смущало Ивана; правда, онъ требовалъ въ ея лицъ не только женщину, но и часть наследія Ягеллоновъ — часть Польши; онъ упорно и непреклонно преслѣдовалъ свою мысль, что уже само по себъ доказываетъ, что безумныя страсти, бушевавшія въ то время въ его душъ и отражавшіяся на всей внутренней жизни его государства, не помутили его разума, какъ это предполагали многіе. Правда, онъ въ это время далъ полную волю всъмъ своимъ худшимъ инстинктамъ, своимъ самымъ дикимъ Это было своего рода страстямъ. опьяненіе. Можно сказать, что опьяненный властью и безнаказанностью своего произвола, опьяненный кровью безчисленныхъ кровавыхъ зрълищъ, Иванъ въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ находился почти безпрерывно въ такомъ опьяненіи, которому способствовала, въ виду своихъ личныхъ выгодъ опричнина, но вмъстъ съ тъмъ онъ даже и въ это время ни на минуту не упускалъ изъ вида своихъ политическихъ цълей и никогда не терялъ сознанія своей роли,

своихъ интересовъ и своихъ обязанностей.

Въ мав 1567 г. въ Упсалу прибыло московское посольство съ требованіемъ исполненія всъхъ пунктовъ послъдняго договора, главнымъ образомъ передачи принцессы Екатерины. Одновременно съ этимъ Иванъ просилъ руки одной изъ сестеръ Эрика для своего старшаго сына, достигшаго теперь 18 лътняго возраста; дъвушка эта славилась своей красотой, хотя ей было всего еще только 16 лътъ. Но и молодости, и красоты ея было мало Ивану; онъ еще требовалъ, чтобы она принесла въ приданое Ревель, чуть ли не единственный значительный городъ Ливоніи, который онъ по договору соглашался оставить Швеціи. Это было ужъ слишкомъ много! Послы Ивана застали въ Швеціи ту же опричнину, которая въ смыслъ безчинствъ и звърствъ почти ни въ чемъ не уступала Москов-

Въ въчномъ конфликтъ со Шведской аристократіей, которая не могла простить своему королю его происхожденія, "коронованный купецкій сынъ", какъ часто называлъ Иванъ Эрика, онъ возмущалъ всъхъ своими дикими выходками и безумствами. А въ замкъ Гринсгольмъ злополучный герцогъ Финляндскій ожидалъ со дня на день смерти; по настоянію любимца короля, герцогъ былъ приговоренъ къ смертной казни, но Эрикъ медлилъ утвержденіемъ приговора, хотя съ 1562 года кровь лилась раками. Чтобы угодить Ивану, король пытался разлучить супруговъ, но отважная дочь Ягеллоръшительно заявляла, что ничто, кромъ смерти, не разлучитъ ее съ мужемъ.

Не зная, что дълать, и видя кругомъ себя возмущеніе и ненависть дворянъ, опасаясь со дня на день открытаго мятежа, злополучный король уже мечталъ о бъгствъ въ Москву, наконецъ, ръшился послъдовать совъту своего любимца, ко-

торый увъряль, что смерть Іоанна разръшитъ всъ затрудненія. Между тъмъ московскіе послы все настойчивъе заявляли свои требованія, и вдругъ разумъ короля помутился: онъ вообразилъ себя плънникомъ loaнна и, возвративъ ему и его женъ свободу, молилъ ихъ о пощадъ. Это состояніе короля продолжалось до конца слъдующаго года, а Шведскій государственный совътъ отръзъ отказался удовлетворить пословъ Ивана относительно Екатерины, относительно же юной се-Эрика король предложилъ стры замънить ее дочерью одной изъ своихъ многочисленныхълюбовницъ, что крайне разгнъвало и оскорбило Ивана. Въ сентябръ мъсяцъ 1568 г. супругъ Екатерины взошелъ Шведскій престолъ и заключилъ въ тюрьму своего брата, чуть было не ставшаго его палачемъ, - въ конфликтъ по поводу Ливоніи наступила новая эра, въ которой Магнусъ игралъ видную роль.

Какъ мужъ родной сестры короля Сигизмунда—Августа, новый король Швеціи являлся естественнымъ союзникомъ Польши и представителемъ католической реакціи противъ протестантизма; поэтому договоръ между Польшей и Даніей терялъ свой смыслъ, такъ какъ Швеція переходила на сторону Польши. Человъкъ ловкій, прекрасный полипревосходный стратегъ и Іоаннъ, новый тактикъ. король Шведскій, основалъ военное могущество Швеціи и почти добился мира съ Даніей и Любекомъ. Но въ это время Данія заключила союзъ съ Москвой, а король Сигизмундъ, только что заключившій трехлътнее перемиріе съ Иваномъ, лишенъ былъ возможности помочь Іоанну противъ Магнуса, дъйствовавшаго въ Ливоніи въ качествъ представителя Даніи.

Примиреніе Швеціи съ Даніей въ сущности оставляло Ивана одного противъ Шведовъ и Поляковъ, и

хотя, повидимому, Данія вышла побъдительницей на этотъ разъ, все же ключъ къ обладанію водами Балтійскаго моря находился въ Ливоніи, и съ помощью Магнуса, котораго царь Иванъ сумълъ обратить въ орудіе своихъ замысловъ, первенствующее положение оставалось за Москвой. Ни Шведы, ни Поляки не могли умалить его значенія и, не смотря на то, что принцесса Екатерина была уже теперь королевою Швеціи, Иванъ умышленно игнорировалъ этотъ фактъ и настойчиво требовалъ исполненія главнаго пункта договора 1567 г. Съ послами преемника Эрика въ Москвъ обращались, какъ съ воендаже грозили имъ но-плънными, батожьемъ. Между тъмъ, не переставая бороться со внутренними крамолами и недовольствомъ, вызваннымъ его реформами, Иванъ. былъ застигнутъ врасплохъ вымъ нашествіемъ ногайскихъ ордъ, за которыми стоялъ самъ Турецкій султанъ Селимъ II.

Начиная съ 1563 года и по 1570 г. царь Иванъ постоянно умълъ отдалять этотъ татарскій погромъ, которымъ ему грозила Польша, но въ 1570 г. не смотря на то, что царь чтобы ублаготворить султана, согласился разорить недавно воздвигнутую имъ кръпость на берегу Терека, султанъ потребовалъ отъ Москвы возвращенія Астрахани и Казани, а со стороны Ивана-признанія себя вассаломъ султана. Конечно, такого рода претензіи повели къ разрыву политическихъ полному сношеній между Москвой и султаномъ, и въ маъ 1571 г. татары, безпрепятственно переправившись Moчерезъ Оку, явились подъ сквой.

Иванъ бъжалъ сперва въ Серпуховъ, затъмъ въ Александровскую слободу и, наконецъ, въ Ростовъ.

Предоставленная на произволъ судьбы, Москва была почти вся выжжена и разорена Татарами: по нъкоторымъ, впрочемъ, не вполнъ достовърнымъ источникамъ, свыше 800,000 человъкъ Москвитянъ были уведены въ плънъ, Митрополитъ со всъмъ высшимъ духовенствомъ заперся въ Кремлъ; но, по обыкновенію, татары не ръшились брать его приступомъ, а, разоривъ городъ, ушли.

Уходя Ханъ написалъ царю письмо, упрекая его въ трусости и безстыдствъ, и требовалъ **BO3**врата Казани и Астрахани, отказываясь отъ денегъ и откупа. А Иванъ просилъ у Хана перемирія и предлагалъ ему Астрахань, но подъ условіемъ, что соправителемъ, наряду съ однимъ изъ сыновей Хана, будетъ назначенный царемъ бояринъ, по примъру того, какъ это было въ Касимовъ. Къ этому Иванъ присоединялъ еще деньги и даже соглашался на ежегодную дань Хану.

Начались переговоры, Ханъ не хотълъ ничего слышать и настаивалъ на своихъ требованіяхъ. Но такъ какъ переговоры все тянулись, то Ханъ въ счетъ ежегодной дани потребовалъ отъ Ивана 2000 рубл. Иванъ за это время сумълъ собрать свое войско и, подъ предлогомъ истощенія страны послі погрома, послалъ Хану яко-бы все, что онъ могъ собрать, т. е. 200 руб. Тогда Мехмедъ Гирей понялъ, что царь только оттягиваетъ время, и снова перешелъ со своими людьми Оку, но въ 50 верстахъ отъ Москвы былъ встръченъ русскими, подъ начальствомъ Михаила Воротынскаго, и принужденъ былъ уйти обратно. Тогда Иванъ разомъ перемънилъ тонъ и вмъсто всякаго рода уступокъ, на которыя передъ тъмъ соглашался, сталъ глумиться надъ претензіями Хана, безпощадно высмъивая его.

Однако, все это не прошло безслъдно для царя; отъ всего только что пережитаго онъ находился въ сильномъ раздраженіи и противъ своихъ бояръ, и противъ Шведскихъ пословъ короля Іоанна.

Но, возвратившись изъ Новгорогдъ онъ присутствовалъ страшнъйшей бойнъ, Иванъ время какъ бы успокоился, согласился принять пословъ и сталъ распрашивать ихъ о дочери короля Іоанна, славившейся своей необычайной красотой. На этотъ разъ царь имълъ въ виду уже не сына, а себя самого. Перемънивъ нъсколько женъ послъ смерти царицы Анастасіи, по примъру короля Генриха VIII или Синей Бороды, онъ до конца дней своихъ не переставалъ помышлять о такого рода наслажденіяхъ. Однако, наряду съ самыми дружескими предложеніями, царь велъ съ обидкоролемъ Іоанномъ крайне ную и оскорбительную для того переписку, не переставая постоянно напоминать ему о низкомъ происхожденіи и отсутствіи всякихъ законныхъ правъ на престолъ. А когда Іоаннъ вздумалъ было отвътить ему въ подобномъ же родъ, Иванъ написалъ, что такъ какъ его противникъ "принялъ песій языкъ, чтобы лаяться", то онъ, царь Иванъ, не считаетъ для себя приличнымъ продолжать съ нимъ переписку, если же онъ "больно охочъ до подобнаго ратоборства," то пусть изберетъ себъ въ противники "такого же мужика, какъ онъ самъ."

Одновременно съ этимъ Иванъ заводилъ тайныя сношенія съ плъннымъ королемъ Эрикомъ и переговоры съ Магнусомъ. Главными посредниками въ этомъ являлись двое ливонскихъ ренегатовъ, Таубе и Крузе. Взятые въ плънъ, съумъли подольститься къ царю и, казалось, всецъло передались ему. Царь давно уже мечталъ посадить въ Ливонію своего ставленника; и эти господа указали на Магнуса, который быль радъ служить, кому угодно, лишь бы не оставаться не у дълъ. Не трудно себъ представить, какъ обрадовался этотъ авантюристъ, когда Таубе и Крузе предложили ему стать королемъ Ливоніи.

Въ 1570 г. Магнусъ лично явился въ Москву и получилъ изъ царскихъ рукъ невъсту, лвоюродную племянницу Ивана, за которой было дано въ приданое пять бочекъ золота. Ливоніи предоставлено было сохранить свою въру и свои порядки и учрежденія: мало того, царь даже объщалъ не вводить тамъ русскихъ властей и требовалъ только, чтобы самъ Магнусъ считался на службъ въ войскъ Московскаго царя.

Однако, неудачно попытавшись было во главъ отряда наемныхъ войскъ отнять у Шведовъ Ревель, Магнусъ долженъ былъ отступить послъ 8 мъсячной осады. предавъ огню свой лагерь и распустивъ свое войско. Таубе и Крузе бъжали въ Дерптъ, гдъ, передавшись на сторону Поляковъ, сдълали съ ними попытку уничтожить предательски русскій гарнизонъ.

Послъ цълаго ряда измънъ и предательствъ эти негодяи успъли таки втереться въ милость у Баторія и насильственнымъ путемъ были введены въ Ливонскій Ландтагъ, не взирая на всеобщій протестъ Ливонцевъ, презиравшихъ ихъ, какъ измънниковъ и предателей.

Со смертью последняго изъ Ягеллоновъ Польскій престоль осиротълъ. Литва, присоединенная къ Польшъ подъ вліяніемъ іезуитовъ, упорно склонялась на сторону Москвы, православной, какъ и большая часть населенія Литвы, и потому польско-литовскій посолъ Bopoнай, которому было поручено извъстить Ивана о смерти Сигизмунда Августа, тутъ же сообщилъ царю и о томъ, что желательно было бы, чтобы Иванъ заявилъ о своихъ правахъ на этотъ престолъ сына своего царевича Өеодора.

Правда, высшая аристократія, понимавшая, что при Өеодор'в на дъла Польши будеть сильно вліять его энергичный, грозный отецъ, бы-

ла противъ этого; она опасалась. что ея привилегіямъ будетъ тогда положенъ конецъ. Зато мелкая шляхта кръпко стояла за Московскаго кандидата, относясь къ нему съ полнымъ энтузіазмомъ, хотя образъ дъйствій и нравъ Ивана ей были хорошо извъстны, а необузданное своеволіе опричнины горячо обсуждалось ею. Но въ этомъ отношеніи она цънила выше всего государственныя дарованія Ивана, объясняя его жестокость только желаніемъ смирить крамольниковъ. Въпредставленіяхъ большинства поляковъ Иванъ являлся лишь энергичнымъ, дѣятельнымъ и предпріимчивымъ государемъ, какого давно ждала и желала Польша.

Таково было всеобщее митніе шіляхты, и надо признаться, что въданномъ случать она высказала большую широту взглядовъ и болтевтрный политическій смыслъ, создавъ великій замыселъ Великаго Славянскаго Государства, Польско-Московско-Литовскаго, призваннаго исполнить великую миссію славянскихъ народовъ, которая была бы не подъ силу ни Польшт, ни Москвт, взятымъ въ отдтльности.

Но почему посолъ Польши Литвы говорилъ не о самомъ Ивань, а о царевичь Өеодорь? — воть что интересовало Ивана. По этому случаю царь въ длинной витіеватой ръчи высказалъ, что всякія опасенія Польши относительно жестокости его нрава не основательны, что онътолько грозенъ къ измънъ и предательству, но умфетъ цфнить людей добрыхъ, умъетъ и самъ быть добрымъ тамъ, гдв надо, что онъ сейчасъ готовъ сдълать Польшъ различныя уступки, если она предоему Ливонію. ставитъ Посолъ уъхалъ, очарованный Иваномъ. Спустя нъсколько мъсяцевъ второй посолъ явился уже съ предложеніемъ Ивану по его личному усмотрънію оставить кандидатуру за собой или передать царевичу, но при этомъ требовалъ возстановленія

прежнихъ границъ Польши. Подобнаго рода требованіе озадачило Ивана, и онъ далъ понять, что. не онъ нуждается въ Польшъ, Польша нуждается въ такомъ Государѣ, какъ онъ, и что потому онъ не видитъ надобности мъняться ролями и покупать корону, которую ему предлагаютъ. Затъмъ онъ пояснилъ, что дъйствительное объединеніе всъхъ трехъ странъ возможно только подъ его скипетромъ, а что царевичъ Өеодоръ не можетъ осуществить вполнъ этой идеи, ставъ королемъ Польши и Литвы, не будучи царемъ Москвы. Далъе, соглашаясь сдълать Польшъ извъстныя уступки, Иванъвъ свою очередь требовалъ точно такихъ же уступокъ и отъ нея: отдавая ей Полоцкъ и Курляндію, онъ требовалъ для себя Кіева и Ливонію; кром' того, чтобы титулъ царя всей Россіи стоялъ впереди титуловъ короля Польскаго и Литовскаго. Въ заключение царь посовътовалъ Польшъ избрать одного изъ сыновей Императора, заявляя, что, если только выборъ Польши не падетъ на принца французской крови, онъ, Иванъ, будетъ доволенъ, кого бы они ни выбрали.

Но шляхта упорно стояла Ивана, не смотря ни на какія ухищренія посла Генриха Валуа и даже не смотря на нъкоторое разочарованіе или, върнъе, обманчивыя надежды, что Иванъ приметъ католичество и будетъ короноваться по примъру прежнихъ Польскихъ королей. Царь ръшительно заявлялъ, что намъренъ вънчаться на царство Митрополитомъ Московскимъ, мъренъ оставить за собою право строить повсюду, гдв ему заблагоразсудится, русскія православныя церкви и, въ концъжизни, сложивъ себя царскій и королевскій санъ, удалиться въ монастырь.

Трудно сказать, слѣдовало-ли Ивану быть нѣсколько уступчивѣе, или же его надменное самолюбіе дѣлало ему больше чести, чѣмъ какія либо уступки. Какъ бы то ни

было, но избраніе Генриха Валуа непріятно задъло его.

Впрочемъ, Валуа удержался недолго, и тогда положеніе дѣлъ приняло прежній оборотъ. Шляхта продолжала стоять за Ивана или царевича Өеодора. Но Иванъ, какъ государь монархической страны, не вполнѣ понималъ своихъ избирателей. Вмѣсто того, чтобы послать своего представителя на сеймъ и усилить свою партію, онъ ожидалъ, когда Польша и Литва пришлютъ къ нему своихъ пословъ, которые поднесутъ ему на золотомъ блюдѣ корону и скажутъ: "приди и царствуй надъ нами".

Между тъмъ сторонники противной партіи не дремали, а когда Султанъ двинулъ 120,000 татаръ, всъ колебанія прекратились—и Стефанъ Баторій былъ избранъ 12-го декабря 1575 г.

Тогда царь принужденъ былъ убъдиться, что Литва еще разъ ускользнула у него изъ-подъ рукъ, и что вопросъ о Ливоніи снова обострится, хотя и думалъ, что съ Баторіемъ ему не будетъ большихъ хлопотъ, такъ какъ новому королю было не мало дъла у себя.

Этимъ обстоятельствомъ ръшилъ воспользоваться Иванъ; желая развязать себъ руки по отношенію къ Польшъ, царь, на время прекративъ враждебныя дъйствія въ Финляндіи, вдругъ двинулъ свои полки подъ Перновъ, важнъйшій стратегическій пунктъ, избранный Сигизмундомъ Августомъ, какъ главный оплотъ его военныхъ силъ. Послъ тяжелаго штурма, городъ этотъ былъ взятъ, вслъдъ за нимъ цълый рядъ другихъ городовъ былъ отбитъ и отнятъ у поляковъ. Полагая, что онъ теперь покончилъ всъ счеты съ Польшей въ Ливоніи, Иванъ обратилъ свое оружіе на Шведовъ. Но съ ними не такъ легко было виться. Овладъвъ въ нъсколько недъль 4 или 5-ю эстонскими городами, царь безпрепятственно завладълъ Гапсалемъ въ 1576 г., но когда,

въ слѣдующемъ году, его войска подъ начальствомъ Мстиславскаго и Шереметева подступили къ Ревелю, то не могли взять его, несмотря ни на какія усилія. Тогда царь ръшилъ не настаивать на этомъ и вдругъ неожиданно обрушился на польскую Ливонію. За исключеніемъ Риги, вся эта страна въ нъсколько дней очутилась въ рукахъ Московскаго завоевателя, который проявилъ здъсь крайнюю жестокость, какъ будто желая выместить на этомъ несчастномъ населеніи свои неудачи подъ Ревелемъ и на избирательномъ- сеймъ въ Варшавъ. Старику маршалу Гаспару Мюнстеру онъ приказалъ вырвать глаза и затъмъ запороть до смерти; другихъ комендантовъ крѣпостей, не сдавшихся по первому требованію царя, приказывалъ четвертовать, сажать на колъ и рубить на части. Въ Атерадэнъ по его приказанію были звърски изнасилованы 40 дъвицъ. Этому раздраженію Ивана не мало способствовало глупое поведение его ставленника Магнуса, котораго онъ заподозрилъ въ тайныхъ сношеніяхъ съ Польшей. Дъйствительно, увлекшись своимъ королевскимъ титуломъ, Магнусъ вздумалъ было стать дъйствительнымъ королемъ и, не дожидаясь предписанія царя, на свой собственный страхъ занялъ Вольмаръ, Раннебургъ и еще нъсколько городовъ, пытаясь играть роль самостоятельнаго короля. Но съ Иваномъ шутки были плохи. Захвативъ врасплохъ въ Кокенхаузенъ всъхъ приближенныхъ Магнуса, онъ въ одинъ часъ казнилъ пятьдесятъ человъкъ изъ нихъ и потребовалъ, чтобы и самъ король немедленно явился къ нему, пригрозивъ, въ случав неповиновенія, отправить его туда, откуда тотъ былъ взятъ. На другой же день несчастный король валялся въ ногахъ у Ивана. "Дуракъ! — крикнулъ на него царь, развѣ ты забылъ, что ты нищій, котораго я принялъ въ свою семью, обулъ и одълъ? И ты вздумалъ идти противъ меня! Тягаться со мной "?!

Царь приказалъ запереть Магнуса въ темный чуланъ, въ теченіе нъсколькихъ дней держать его на соломъ, затъмъ потащилъ его за собою: взявъ по пути Венденъ, царь направился къ Дерпту, гдъ Магнусъ ожидалъ своей казни, но вмъсто того получилъ помилованіе.

Лишившись почти всего своего королевства и обязавшись уплатить царю 40,000 флориновъ золота, но не имъя ни гроша за душой, Магнусъ бъжалъ въ Польшу, гдъ сталъ добиваться заступничества Баторія.

Между тъмъ Иванъ спохватился, что сдълалъ промахъ. Онъ полагалъ, что совершенно покончилъ съ Польшей, и обратилъ все свое вниманіе на Швецію, а между тъмъ Баторій, съ которымъ вначалъ ему легко было придти къ соглашенію, такъ какъ въ то время тотъ былъ сильно заинтересованъ мыслью получить Венгрію, которая въ глазахъ этого смълаго авантюриста стоила Ливоніи, —теперь, когда Иванъ завладълъ чуть-ли не всъмъ, чъмъ владъли поляки въ Ливоніи, понялъ, что нужно ограничить успъхи Москвы.

Но въ оправданіе Ивана нужно сказать, что ничто не позволяло ожидать со стороны Польши или Баторія тѣхъ ударовъ, которые обрушились теперь на царя и на Москву.

### ЧАСТЬ III-я.

I. Конфликтъ противоположныхъ въяній и принциповъ. — Немилость Сильвестра и Адашева.—Бъгсство Куроскаго.

Уже отецъ Ивана основалъ въ Москвъ особую слободу для иностранцевъ, и эта такъ называемая нъмецкая слобода дольше другихъ сохраняла извъстную автономію. Изъ нея пошли первыя въянія европейскаго духа, а затъмъ войны Ивана изъ-за Ливоніи и постоянныя политическія осложненія, возникавшія изъ-за нея

только еще болъе усилили эти новыя въянія, поставляя все новый и новый контингентъ населенія нъмецкой слободы изъ военноплънныхъ или насильственныхъ эмигрантовъ-ливонцевъ.

Вмъсть съ тъмъ образовалось и обратное теченіе-Москвы въ Европу. Иванъ IV отправилъ въ Европу для обученія и наблюденія боярина Лыкова и другихъ. Видимо, Москва выходила уже изъ своего склепа на свътъ Божій, сбрасывала съ себя завъсу, отдълявшую ее отъ остального міра. Теперь и Карлъ V, и папа Юлій III интересовались Москвой. Чтобы привлечь иностранцевъ въ Москву, Иванъ допускалъ для нихъ разныя льготы и наряду съ этимъ издалъ указъ, въ силу котораго воспрещалось продавать въ Германію или Польшу пленныхъ немцевъ, а предписывалось направлять всъхъ въ Москву, особенно тъхъ, которые были искусны въ какомъ нибудь ремеслъ.

Фейтъ Зенгэ говоритъ о замъчательной подражательной способностирусскихъ,быстро усвоивавшихъ себъ всв элементы иностранной культуры: мануфактуру, искусство, торговлю. Послъ взятія Нарвы, русскіе завязали торговыя сношенія съ Нидерландами и даже съ Франціей. Стоило только что нибудь показать русскимъ, какъ они тотчасъ-же съ поразительной легкостью повторяли то-же самое.

Видя въ печати важнъйшее орудіе пропаганды умственнаго развитія, Иванъ IV поспъшилъ выписать изъ-за границы искусныхъ типографщиковъ, и въ 1552 г. король датскій исполнилъ желаніе царя, приславъ ему двухъ типографщиковъ, а въ 1553-мъ въ Москвъ были уже свои, русскіе типографы: Иванъ Федоровъ и Петръ Тимофеевичъ, а нъсколько позже знаменитый Василій Никифоровъ.

Съ легкой руки царя Ивана и его переписки съ Курбскимъ на Руси лоявилась свътская литература, за-

хватившая не только область житейской мудрости и дидактическихъ наставленій и поученій, но и область романтической фантазіи.

Вмъстъ съ этими внъшними вліяніями, проникшими въ высшіе классы московскаго общества, въ нихъ проникъ и духъ независимости и свободы.

Старый, крамольный боярскій духъ еще болье усилился, когда московская аристократія познакомилась съ положеніемъ привиллегированныхъ классовъ въ Западной Европъ.

А Иванъ, царствовавшій по Божію изволенію и выше себя не признававшій никого на земль, конечно, не терпъль ни мальйшаго проявленія боярскаго самовластія. Памятныя впечатльнія дътства еще болье усиливали въ немъ убъжденіе, что на Руси необходимъ только неограниченный монархъ.

Желая развязаться со старыми традиціями, жившими еще въ извъстной части боярства, Иванъ и ръшилъ, постепенно отстраняя его отъ дълъ, выдвигать не родовитыхъ, но за то вполнъ преданныхъ ему людей, готовыхъ идти за него въ огонь и въ воду. Отсюда и начало опричнины.

Вполнъ понятно поэтому, да еще при его подозрительности, какъ раздражался онъ, когда выведенные имъ въ люди его избранники измъняли ему.

А между тъмъ такъ именно и поступили Сильвестръ и Адашевъ во время болъзни царя въ 1553 г., отказавшись присягать малолътнему царевичу Дмитрію и явно ставъ на сторону двоюроднаго брата царя, князя Владиміра Андреевича Старицкаго.

Понятно, выздоровъвъ, Иванъ не могъ простить этого своимъ любим- цамъ и охладълъ къ нимъ.

Участь ихъ была ръшена.

Однако, до 1-го іюля 1560 г. Адашевъ, повидимому, принималъ участіе въ дипломатическихъ переговорахъ, но затъмъ его назначили воеводой перваго государева полка Ливонской арміи. Одновременно съ нимъ Сильвестръ добровольно удалился въ Бълозерскій монастырь, обычное убъжище падшихъ величій. Потомъ оба были преданы суду, но и тутъ одинъ изъ нихъ отдълался ссылкой въ Соловки, а другой, послъ непродолжительнаго пребыванія въ Фелинъ, въ Ливоніи, былъ заключенъ въ тюрьму.

Намъ ничего не извъстно о послъднихъ годахъ жизни Сильвестра. Адашевъ же умеръ въ заключеніи спустя два года. Курбскій упоминаетъ о какой-то вдовъ польскаго происхожденія, обвиненной въ преступныхъ сношеніяхъ съ Адашевомъ и казненной вмъстъ съ ея пятью сыновьями, а также о цъломъ рядъ родственниковъ эксъ-любимца, звърски казненныхъ Иваномъ. Насколько все это върно, трудно ръшить, хотя, безъ сомнънія, въ этотъ періодъ времени было пролито много крови. Но звърство было присуще нравамъ того въка не только въ Россіи, но и повсемъстно; стоитъ только вспомнить дъянія Генриха VII, Елизаветы, Филиппа II, Карла IX. А если при этомъ принять еще во вниманіе крайне необузданную и нервную натуру Ивана, то всъ эти приписываемыя ему, какъ нъчто чудовищное, — звърства становятся весьма понятными.

О большинствъ звърствъ Ивана мы узнаемъ изъ переписки Курбскаго съ царемъ и изъ его-же исторіи Ивана Грознаго, но при этомъ слъдуетъ замътить, что Курбскому не должно вполнъ довърять, во 1-хъ, уже потому, что онъ былъ явный и открытый противникъ Ивана, во 2-хъ, онъ далеко не всегда въренъ правдъ. Такъ, напр., всъмъ намъ извъстный возмутительный эпизодъ съ Василіемъ Шибановымъ оказывается миоомъ: существуютъ доказательства, что этотъ Василій Шибановъ не переходилъ границы, не покидалъ царства Московскаго и не слъдовалъ за своимъ господиномъ, княземъ Курбскимъ въ Литву, слъдовательно, не могъ и быть его посломъ къ государю. Кромъ того, теперь уже доказано, что вся эта переписка Ивана съ Курбскимъ происходила не въвидъ интимной частной переписки двухъ лицъ, а въ видъ открытыхъподметныхъ писемъ, преданныхъ самой широкой гласности и, слъдовательно, не имъвшихъ надобности въгонцахъ и посланныхъ.

Далъе, Курбскій говоритъ о князъ Воротынскомъ, будто бы дважды подвергшемся пыткамъ и допросу въ застънкъ, поджаренномъ на медленномъ огнъ; по словамъ Курбскаго, въ присутствіи царя, который самъ поправлялъ угли своимъ жезломъ и наслаждался муками несчастнаго. А между тѣмъ, изъ оффиціальныхъ документовъ, относящихся къ дълу этого князя Воротынскаго. видно, что опальный князь пользовался весьма многими удобствами жизни во время своей опалы, такъ какъ онъ жалуется царю, что ему не доставляють ни рейнскихь, ни фряжскихъ винъ, на которыя онъ, въ силу указа Государева, имъетъ право; онъ требуетъ для себя и своей семьи, находящейся при немъ, а также для его 12 слугъ, всякаго рода припасовъ, какъ-то-свъжей рыбы, изюму, черносливу, лимоновъ и т. д.

Изъ всего этого ясно, что тюрьма, гдъ онъ содержался съ такимъ комфортомъ, была далеко не сурова кънему, и что Иванъ въ сущности былъ крайне милостивъ къ своему заключенному.

Точно также во всъхъ безусловно достовърныхъ источникахъ, какими можно, конечно, считать оффиціальные документы, относящіеся къ процессамъ лицъ, прикосновенныхъ къдълу Адашева и Сильвестра,—не говорится ни о пыткахъ, ни о казняхъ. Судебное слъдствіе обыкновенно основывалось на попыткъ бъгства, будто-бы задуманнаго обвиняемымъ, и въ большинствъ случа-

евъ кончалось обязательствомъ виновнаго подпиской не вывзжать изъ предвловъ Московскаго государства, съ представленіемъ залога и поручителей. Только при повторной попыткъ бъжать, дъло оканчивалось ссылкой въ глубь страны или болъе строгимъ административнымъ надзоромъ.

Самое переселеніе изъ государства Московскаго въ Литву и Польшу не можетъ быть приписываемо жестокости правленія Ивана, такъ какъ подобные переходы изъ владъній одного государя во владънія другого искони были въ характеръ русскаго народа.

Надо еще замътить, что и дворъ Ивана кишълъ выходцами изъ Литвы и Польши, — и Гедиминовичамъ у насъ не было счета. Черезъ жену тверскую княжну, гро-Ольгерда, мадное число родовитыхъ польскихъ фамилій находилось въ болъе или менъе тъсномъ родствъ сърусскими княжескими родами, и впослъдствіи тв и другіе дълились между двумя странами: одни служили Ивану, другіе Сигизмунду. Чарторыйскіе, Мстиславскіе, Одоевскіе, Бъльскіе, Воротынскіе, Вишневецкіе и Шереметьевы одинаковымъ могли съ правомъ считаться и русскими, и польскими аристократами.

Этотъ безпрерывный переходъ изъ Москвы въ Литву и Польшу, а изъ Польши и Литвы въ Москву считался столь обычнымъ, что даже Грозный долгое время не ръшался принять энергичныхъ мъръ, чтобы положить этому конецъ.

Задержанный въ моментъ попытки бъгства Иванъ Дмитріевичъ Бъльскій вскоръ послъ того возобновилъ свою попытку, но вторично вымолилъ себъ прощеніе, а въ 1564 г. бъжалъ Иванъ Шереметьевъ и, по словамъ Курбскаго, бывъ задержанъ прежде, чъмъ успълъ перейти границу, былъ подвергнутъ пыткъ, закованъ въ кандалы, а братъ его Никита былъ задушенъ у него на глазахъ. Но исторія не упоминаетъ

ни о какомъ Никитъ, и никакихъ документовъ, подтверждающихъ слова Курбскаго, не существуетъ. Между тъмъ изъ несомнънныхъ документовъ видно, что немного спустя тотъ-же Шереметьевъ находился при исполненіи всъхъ своихъ прежнихъ должностей и лишь много позже былъ сосланъ въ Бълозерье, гдъ, какъ это видно изъ документовъ, ему жилось вовсе не худо.

Почти тоже можно сказать и о самомъ Курбскомъ. Какъ близкій другъ и пріятель Сильвестра и Адашева, онъ, естественно, былъ замѣшанъ въ ихъ дѣлѣ, а послѣ своей неудачи подъ Невелемъ и еще болѣе неудачныхъ и подозрительныхъ переговоровъ со Швеціей, Курбскій, вѣроятно, не безъ основанія сталъ подумывать о бѣгствѣ. Въ 1564 г. онъ бѣжалъ къ королю польскому и былъ имъ хорошо принятъ, послѣ чего не задумался поднять оружіе на своихъ и стать въ ряды войскъ своего новаго государя.

Въ своемъ новомъ отечествъ Курбскій прожилъ 19 лътъ, но не сумълъ пріобръсти ничьей любви и довърія.

Во время своего пребыванія въ Польшъ, наряду съ перепиской съ Иваномъ, Курбскій написалъ еще исторію царствованія Ивана Грознаго, гдъ всячески старался критиковать личное правленіе царя, превознося высокія достоинства его ближайшихъ совътниковъ.

Въ Россіи Курбскій пріобръль личныхъ сторонниковъ и многихъ противниковъ. Во всякомъ случав это былъ выдающійся представитель просвътительныхъ идей, проникшихъ въ высшіе слои русскаго общества XVI-го въка, далъе, первый публицистъ своей страны и первый гражданинъ въ строгомъ смыслъ этого слова, человъкъ, увлекавшійся идеей прогресса, способный поднять голосъ противъ грубаго деспотизма и насилія.

Однако, историкъ онъ былъ плохой. Увлекшись личной ненавистью къ царю, онъ не могъ быть безпристрастнымъ и часто гръшилъ противъ истины. Кромъ того, и сама личная его жизнь противоръчила его идеямъ и мечтамъ.

Получивъ богатые надълы въ Польшъ, онъ выказалъ себя жестокимъ, безчеловъчнымъ господиномъ, непріятнымъ, безпокойнымъ и несноснымъ сосъдомъ и самымъ непокорнымъ и недовольнымъ подданнымъ. Постоянно возмущаясь и возставая противъ деспотизма, онъ самъ совершалъ и допускалъ у своихъ управляющихъ возмутительныя злоупотребленія властью, ничъмъ не уступавшія тъмъ, въ какихъ онъ упрекалъ Ивана.

Это быль воплощенный типь той категоріи людей, съ которыми всю

свою жизнь воевалъ Иванъ; съ умомъ, открытымъ для пониманія извъстныхъ основъ цивилизаціи, съ извъстнымъ представленіемъ о свободъ и правъ личности, но, понимая то и другое въ узкомъ смыслъ, примъняя ихъ исключительно къ интересамъ своей касты и своихъ присныхъ.

Курбскій умеръ въ Ковелѣ въ 1583 году; семья же его, ставъ католическою въ Польшѣ, впослѣдствіи вернулась въ Москву, возвратившись къ вѣрѣ своихъ отцовъ, и, наконецъ, родъ Курбскихъ совершенно угасъ въ 1777 году.

Пер. А. Энквистъ.

(До слъд. №-ра).





Сонъ провинціи.—Безлюдье.—Безплодные поиски людей въ Полтавѣ. На родинѣ "нѣжинской настойки".—Атаксное благополучіе и взятки.— "Молчаніе есть признакъ благополучія".—Неправильное толнованіе закона о праздиннахъ.— Народная тьма.—Всепожирающія мыши въ Курскомъ земствѣ.— Проводническій вопросъ въ Крыму.—Ардатовскіе "обуздатели".—Заправилы Забайкальской дороги въ качествѣ "напраловъ".—Вражда въ Прилунахъ у еврейскихъ "отцовъ и дѣтей".—Сельскія почты и сельскіе обитатели.—Волонита у Ферганскихъ переселенцевъ.—Покаянный вопль "Гражданина" объ отсутствіи правды.—Формализмъ, заѣдающій жизнь.—Недостатокъ образованія.—Призывъ "Иверін" къ пожертвованіямъ со стороны издателей.—Взгляды новаго Министра Внутреннихъ дѣлъ.

На тускломъ фонѣ окружающей повссдневной дѣйствительности, среди вялости, безпринципности и нравственнаго убожества однахъ, тьмы, косности и безразличія другихъ, проступаютъ, подобно игрѣ свѣта и тѣней, какіе то странные контуры, неясныя, расплывчатыя очертанія, —слабые образы, безъ собственной физіономіи, подобно стертой монетѣ похожіе другъ на друга.

Сърая жизнь, однотонная, однообразная, сърые люди, блуждающіе въ потьмахъ, ничего не ипущіе, никуда не идущіе. День да ночь—сутки прочь. И сутки смъняются сутками, время неслышно совершаетъ свой полетъ, а жизнь словно замерла и не двигается съ мъста, вертясь въ заколдованномъ кругъ мелочей.

"Мелочи, мелочи, мелочи заполонили всю жизнь"! Онт, по образному выраженію русскаго сатирика, "какъ чесоточный зудень впиваются въ организмъ человтка и точатъ и жгутъ его". Жизнь словно говорить на-

см'яшливо: "падите крылья, вы не нужны—замри ты, духъ,—давно пора"...

Й падаютъ крылья, и въ ужасѣ замираетъ духъ бездны предъ пошлостью, готовый не къ бою, а къ сдачѣ позорной, малодушной. Духъ замиренъ въ тоскѣ безсилья, все никнетъ долу, что не могло подняться надъпрахомъ земли, — и среди зловѣщей тишины общественнаго небытія носится ястребомъстервятникомъ крылатое слово: "все обстоитъ благополучно", своего рода россійская колыбельная пѣсня. Если и не все обстоитъ дѣйствительно благополучно, то стремится кътому, чтобы такъ именно обстояло, хотя бы на бумагѣ.

Картины настоящей идиллін развертываются на стогнахъ нашей провинцій, и въ чары ея кроткаго сна еще недавно всѣ такъ върили и обольщались ими.

"Спи б'ёдная, спы, потрудившаяся! Сонъ есть лучшій другь челов'ёка... Спасительны его чары"...

О сонномъ царствъ, именуемомъ россійскими палестинами, написаны сотни томовъ. Сонъ и безлюдье. Скорбная повъсть объ отсутствіи дъятелей при наличности людей повторяется, словно сказка о бъломъ бычкъ. Отовсюду идутъ жалобы на безлюдье. Варіаціи на одну и ту же тему: "оскудъла людьми земля русская". Такъ ли, однако? Впрочемъ, объ этомъ ръчь впереди. А по поводу безлюдья въ Полтавъ, напр., корреспондентъ "С.-Петербургскихъ Въдомостей" чертитъ слъдующія на водящія на размышленіе строки.

"Провинціальное безлюдье съ особенной силой даеть себя чувствовать, когда дало касается выборовъ на общественныя должности, а такъ какъ въ этомъ году здесь предстоять земскіе, городскіе и дворянскіе выборы, то вопросъ объ отсутствін необходимаго для общественнаго руководительства элемента и является теперь у насъ самымъ жгучимъ, особенно въ городскихъ и земсферахъ. Городскому головъ давно пора было бы уступить свое мъсто новому, болѣе молодому человъку, но въ средъ горожанъ нътъ ему замъстителя, а если и желастъ кто-нибудь выдвинуть свою кандидатуру въ головы, то все это-люди совершенно несоотвътствующіе. стремящіеся лишь занять почетное м'ьстечко. Городское дало настолько разрослось, что далеко не всякій съ нимъ справится; кромф того, необходима иниціатива, убъжденность. Не легче подыскать и членовъ управы: уже больше двухъ летъ числится вакантной одна должность члена управы, между темъ годовой окладъ доведенъ до 2 тыс. р. Да и изъ нынъшнихъ членовъ управы не всь на своемъ мъстъ. Въ составъ губернской земской управы также должны произойти переміны, но вполні достойных кандидатовъ очень мало, такъ что опять могуть попасть люди, совершенно неподходящіе.

Особенно тяжело придется въ этомъ отношеніи полтавскому утадному собранію, которому надо избрать двухъ-трехъ членовъ управы. Теперь управа состоить изъ людей случайныхъ, совершенно, кромт предстадателя, непригодныхъ къ руководительству земскимъ дъломъ. Даже купцы и тъ поставлены въ затрудненіе. Имъ предстоитъ избрать купеческаго старосту на мъсто скончавшагося, а кандидата въ своей средъ, на котораго можно было бы положиться, они не находятъ". Итакъ, если принять завъренія ворреспондента, въ Полтавъ по части людей обстоитъ совсъмъ плохо. Губернскій центръ, городъ съ 50-тью тысячами жителей, а людей званныхъ и избранныхъ для общественной работы днемъ съ фонаремъ приходится искать.

Ту же тему разрабатываеть "Кіевская Газета", рисуя нравы интеллигенція Нѣжина. Интеллигенцій безъ ковычекъ, хотя и съ сильной заковыкой.

Нъжинъ-отчизна рябиновыхъ настоекъ и сладкой пастилы. Нъжинская интеллигенція проміняла свое первородство на склянку рябиновой и, обратись въ неунывающихъ забыла о томъ даже, что она россіянъ, интеллигенція. "Нъжинъ, ... повъствуеть "Кіевская Газета", такъ мало вообще даетъ для умственной жизни интеллигенцій, что последняя забываеть даже, что она интеллигенція. Если вы поищете въ Нъжинъ чего-либо способствующаго поддержанію въ людахъ умственныхъ питересовъ, то найдете очень мяло. Здесь него места литературнымо чтеніямо, публичнымъ лекціямъ и проч.; по части книгохранилищъ-скудость поразительная; есть здъсь среднія учебныя заведенія, преподаватели которыхъ не выказывають ни малейшей охоты работать надъ чемъ либо постороннимъ дълу преподаванія извъстнаго предмета детямъ. Неудивительно же, если здесь одни убійственно картежничають, а другіе подъ аккомпанименть "вистую", "хожу", "пасъ", усердно пьють, дебоширять и сплетничаютъ.

И это, не забудьте, всего въ трехъ насахъ тады отъ стольнаго града Кіева, а не въ какой-нибудь дырт, отръзанной отъ всего Вожьяго міра.

Въ дырахъ, отръзанныхъ отъ Божьяго міра, происходить нъчто прямо таки несуразное, хотя и мало мъщающее "прогрессу" съ точки зрънія россійскаго благополучія. Одинъ шагъ впередъ, два назадъ—нногда также въдь именуется прогрессомъ. Съ такимъ прогрессомъ мирятся даже наши охранители, консервирующіе жизнь быстробъгущую, словно чудище, въ препаровочной банкъ.

Но жизнь спъшить и не соглашается замереть и остановиться, подобно машинъ, лишенной пара. Только одно россійское бумажное благополучіе никуда не спъшить и остается однимъ и тъмъ же, словно обыватель приросъ самъ къ мѣсту и замеръ въ окаменълости. Впрочемъ, благополучіе благополучію, конечно, рознь. Въ мѣстечкъ, напр., Атаки, Вессарабской губерніи обвиняемые и тяжущіеся въ волостномъ судъ считали, быть можетъ, верхомъ благополучія очень мало, въ сущности, благополучное обстоятельство, чтобы сельскіе судьи брали по старинъ взятки. Обличеніе послъдовало со стороны земскаго начальника, который собралъ сходъ и обратился къ нему со словами: "Я узналъ, что волостные судьи берутъ взятки. Не давайте никому ни копъйки. Они должны ръшать дъла безвозмездно".

Безспорно, земскій начальникъ внесъ въ тихую заводь атакскихъ сидъльцевъ нъкоторую бурю и подорвалъ довъріе къ принципу атакскаго благополучія. Это очень не похвально съ его стороны, ибо по современному обиходу и философской морали "честно мыслящихъ" общественный дъятель долженъ заботиться не столько объ открытіи правды, сколько объ ея сокрытіи.

Предпочтение сокрытия открытию стало своего рода символомъ въры правовърныхъ моралистовъ, заботящихся прежде всего о фиговомъ листъ для прикрытия гръховной наготы.

Такимъ именно листомъ прикрылся Рославль, пожелавъ не столько быть, сколько слыть градомъ просвъщеннымъ, върящимъ, что словеса книжныя—суть ръки, наполняющія землю.

Въ Рославлъ двадцать тысячъ жителей и одна библіотека съ полками для книгъ и съ 75 подписчиками.

Рославльскій библіотечный подписчикъ своего рода подвижникъ. Читать ему страстно хочется, а читать нечего, хотя среди. рославльскихъ просвътительныхъ учрежденій и существуеть библіотека съ выдранными листами книгъ и затерянными томами. Вибліотека существуеть, а приглядитесь поближе и увидите только фиговый листь на наготь обывательского неблагополучія. Иногда картины тымы безразсветной резко бросаются въ глаза, и жизнь даетъ такія иллюстрація, до которыхъ врядъ ли бы дошла самая пылкая фантазія. Иногда, при подобномъ лицезръніи, какъ при солнцъ, гонящемъ мракъ, невольно рвутся проклятія, н фраза о благополучіи получаеть свое дъйствительное значение и надлежащую оцънку.

"Иллюзін гибнуть факты остаются", — но факть безъ критики, безъ освыщенія еще нівтю малое. Къ сожалівнію, если жизнь не скупится на факты, то обывательскіе нравы предпочитають молчаніе; уваженіе къ гласности не россійская черта. Подъ сугубымъ покровомъ тайны вершатся странныя вещи, всплывая на поверхность въ видів одинаково краткой, и одинаково не вразумительной формулы: молчаніе есть признакъ благополучія.

Въ мутныхъ потокахъ тайны, въ заводи благополучія щука ловить карасей, даются такія истолкованія фактамъ жизни и самими законами, что молчаніе уже является попустительствомъ. Такъ, благод втельный законъ о праздинчной работь въ нъкоторыхъ мъстностяхъ Таврической губерній истолкованъ въ такомъ обратномъ смыслѣ, что законъ. касающійся главнымъ образомъ празденчныхъ работь на своемъ хозяйствъ (работы, которыя кое-гдт по деревнямъ преследовались односельчанами), косвеннымъ образомъ можеть повлечь за собою принудительную для экономическихъ рабочихъ работу по 30-ти дней въ мъсяцъ безъ празднованія воскресеній.

Неясность редакціи истолкована въ смыслѣ желательномъ для нанимателей, и недоразумѣнія на этой почвъ уже происходили не разъ и были зарегистрованы на страницахъ провинціальныхъ органовъ печати, посильно служащей сокровищницей фактовъ жизни и борцомъ противъ тьмы.

О такомъ ужасающемъ фактъ народной тьмы пишуть "Русск. Сл." изъ с. Солонцы Симбирскаго увзда:

"Крестьянка Малкина долгое время страдала ревматизмомъ ногъ. Лѣкарства, какія давали доктора, ей не помогали. Тогда она рѣшилась обратиться къ славящемуся въ окрестности старцу. Тотъ объщалъ вылѣчить "живой рукой" и прописалъ рецептъ — просидъть два дня зарытой по поясъ въ навозъ.

Изстрадавшуюся женщину свезли въ сосъдній оврагь и тамъ закопали...

Посл'є первой же ночи больная начала жаловаться караулившей ее матери:

- На тълъ у меня что-то шевелится...
- Ничего. Это хорошо. Это, знать, болъзнь выходить изъ тебя...

Мать ушла.

Закопанная осталась одна. Испытывая

мучительную боль, она все же продолжала сидъть въ навозъ.

Наконецъ, кончился двухдневный срокъ, назначенный старцемъ.

Больную отрыли и съ ужасомъ увидъли, что все тъло несчастной поврыто струпьями. Огромные черви висять и копошатся въ выъденныхъ ими сплошныхъ гноящихся ранахъ...

Черезъ недълю крестьянка скончалась"... Но въ Солондахъ не скончалась, не исчезла и разсъялась эта тьма кромъшная, толкающая людей на путь блужданій среди Божьяго міра, на путь, которому ни одинъ лучъ не свътить впереди...

Пока въ русской жизни возможны подобныя явленія, пока власть тымы, ежедневно, ежеминутно давить и коверкасть жизни милліоновъ, говорить о благополучін и успоканваться въ немъ не приходится.

Правда, какая ни на есть правда лучше всякой лжи. Въ общественной жизни, среди общественной работы на кривдъ не далеко уъдешь, ибо правда единственный базисъ плодотворности такого работника. Ложь порождаетъ ложь, та въ свою очередь ведетъ легіоны лжи.

Такъ, въ одномъ изъ земствъ въ Курской губерніи случился совсѣмъ неожиданный пассажъ. Въ земскихъ учрежденіяхъ завелась особая порода мышей—все пожирающихъ тварей. Мыши просто брали безъ остатка и кули съ овсомъ, и ручки отъ перьевъ, и пр. канцелярскія принадлежности.

Предстадатель земской управы оказался человъкъ остроумный и въ обхождении деликатный. Возмущенный разбоями мышей, онъ пригласилъ одного изъ лицъ, близко знающаго нравы подполья, и полюбопытствовалъ узнать:

— А изъ мышей ни одну не задержали? обратился предсъдатель къ стоявшему передъ нимъ руки по швамъ субъекту.

 Ихъ не видно было, а потому и не вадержали.

— Гм! Въ такомъ случат вотъ мон 50 рублей, а 50 рублей пусть заплатятъ за уничтоженный овесъ два члена управы. Смотрите... какъ бы эти мыши не сътли и встъхъ васъ!

А въ земской управѣ отъ мышей положительно нѣтъ житья. Придутъ чиновники и только хотять взяться за работу, какъ

вдругъ, то ручекъ не кватаетъ, то безслъдноисчезла бумага. Придутъ на вечернія занятія—лампъ мало, или какой нибудь еще казусъ.

Секретарь сейчась же зоветь сторожа.

- Гдъ ручки, бумага, ла**мы**ы?.. А?..
- Да кто ихъ знаетъ... должно бытьтого... мыши събли.
  - А почему ты не подаешь встить чаю?...
  - Нътъ стакановъ... мыши побили...
  - Ну, покажи хоть битые стаканы!...
  - И склянки мыши пофли.

Эти же мыши недавно проглотили цѣлуюдюжину вѣнскихъ стульевъ, принадлежащихъ земской управѣ.

Въ настоящее время земство, говоритъ-Курскій Листокъ, очень озабочено покупкоюсибирскаго кота, который хотя-бы на половину сократилъ прожорливость необыкновенныхъ мышей.

Къ сожалънію, даже сибирскіе коты, привыкнувъ къ лъни и ничего недъланію, раздобръвъ за счетъ обывательскихъ кормовъ и общественнаго пирога, къ ловлъ мышей бываютъ очень равнодушны, предпочитая болье лакомыя блюда, чъмъ мышиное мясо.

Подобные баловии судьбы катаются какъсыръ въ маслъ и возбуждають зависть нетолько среди среди кошачьяго царства, нои двуногихъ людей. Такіе "счастливцы" завелись въ Ялть и даже въ крошечной. Алушть. И въ Ялть, и въ Алушть возбужденъ даже особый "проводническій" вопросъ-Въ Ялть, "Крымскій Въстникъ" даже поднялъ чуть ли не всероссійскій шумъ однимъ обывательскимъ письмомъ, грозно требующимъ обузданія ялтинскихъ нравовъ путемърепрессіи и регламентаціи мужской проституціп. По досужему мивнію досужаго обывателя, этимъ можно съ корнемъ вырвать. зло и поръшить вопросъ. Вопросъ, корни котораго коренятся въ глубокой тыпъ невъжества и сибаритства однихъ и желанія стать такими же сибаритами у другихъ.

Мерзость тымы и косность, къ сожалвнію, не поддаются палочному обузданію, а тыма уступаетъ только свъту.

Типы доморощенных "обуздателей", выступающих открыто, у насъ и безъ того нередкость. Въ Ардатовском и других увздахъ Нижегородской губернии усердствуютъ не по разуму. Въ Нижегородской губерни населению запрещено къмъ то заниматься

всякими музыкальными и потешными д'яйствами.

— Сказано вашъ, такіе-сякіе, чтобы не собираться въ кучи. — Пошли всъ прочь! Нынъ японка воюеть, а вы—пустоплясъ, да ипо православные—за пъсни... Пшли, а то сичасъ протоколъ и въ кутузку! У меня это живо: р-разъ и въ кутузку!

Стражники россійской тишины и китайскаго покоя завелись и въ богоспасаемомъ Туапсе, гдъ вдругъ оказалась подъ сомичнеть въ благонамъренности ростовская газета "Пріазовскій Край". Заподозривъ въ такомъ преступленія почтенную ростовскую газету, приставъ гор. Туапсе воспретилъ розничную продажу "Пріазовскаго Края". Газета нашла это распоряженіе незаконнымъ и обжаловала его губернатору, который, конечно, немедленно отмънилъ незаконное распоряженіе пристава.

Последній, однако, не успоковися в нашель нужнымь привлечь къ ответственности по ст. 1018 (продажа безь разрешенія) лино, заведующее продажей газеты.

Преступление по ст. 1018 разсудить судъ, которому единственно принадлежить право пресъкать, карать и миловать. Въ Туапсе это право присвоивають себъ лица, воображающія себя силой, на основаніи лишь того, что "кто палку взяль, тоть и капраль".

Такихъ "капраловъ" завелось въпослъднее время множество. Одинъизънихъиздаетъцълые эдикты своимъ подчиненнымъ, карая и милуя всъхъ невинныхъ за одного впновнаго. На Забайкальской дорогъ объявленъ въ числъ приказовъ начальника дороги слъдующій, достойный отмътки и памяти:

"Господину начальнику телеграфа.

Препровождая при семъ выръзку изъ газеты "В. О." отъ 6 августа сего года за № 187, имъю честь покорнъй пе просить представить ко взысканію всъхъ агентовъ виъреннаго вамъ отдъла, на обязанности и отвътственности которыхъ лежало храненіе переписки, доставленной редакціи.

Никакой чиновникъ не имъетъ права безъ дозволенія начальства обнародовать дъла и свъдънія, ввъренныя и извъстныя ему послужбъ".

Съ послъднимъ нельзя не согласиться, какъ равно и съ тъмъ, что круговой поруки въ дъйствіяхъ подчиненныхъ въ интересахъ справедливости и правды не можетъ тре-

бовать ни одинъ начальникъ. Дебютируя на почвѣ обузданія гласности, начальникъ За-байкальской дороги теперь долженъ сочинить новый эдиктъ и наложить новую кару гуртомъ на всѣхъ чиновъ за пропечатаніе его приказа, не предназначавшатося къ печати, ибо печатать такія вещи очень неудобно для самого желѣзнодорожнаго олимпійца, вышедшаго за рамки предоставленной ему власти.

"Пропечатателю приказа" гласность пропротивъ безгласныхъ **ДЪЙСТВІЙ** тестовала олимпійца въ своемъ муравейникъ. Въ муравейникахъ творятся вообще дъла келейныя. боящіяся свъта и обсужденія. Такія дъла творились въ Прилукахъ въ еврейской средъ. Все было шито и крыто, хотя разладъ между отцами и детьми чувствовался. Старина отстанвала свои права, новина свои. Старый укладъ жизни, старыя традиціи до заушенія включительно, - какъ могущественное средство воздъйствія, практиковались во всю. Старина ополчалась на ношение молодежью палокъ и зонтиковъ, считая сіе ношеніе несовитстимымъ съ традиціями благоеврейства, замкнутаго и обосороднаго бленнаго. Во едину отъ субботъ произошло открытое столкновеніе. Одинъ изъ евреевъ стариковъ решился обуздать распутную молодежь. При встръчъ съ молодымъ евреемъ, гулявшимъ съ палкой въ рукахъ, онъ прибъгъ къ физическому воздъйствію безъ всякаго повода со стороны молодого человъка. Собравшейся толив старикъ объяснилъ, что онъ бьетъ своего единовърца за то, тоть ходить въ субботу съ палкой въ рукахъ, вопреки еврейскому закону. Что же вышло? Въ тотъ же вечеръ, когда гулянье было въ полномъ разгаръ, молодые еврен, мужчины и женщины, вст безъ исключенія, вышли на прогулку съ палками и зонтиками въ рукахъ. А молодой еврей подалъ жалобу на привержения старины городскому судь в за оскорбленіе дівствіемь въ публичномъ мъсть.

Фактъ, нельзя сказать, чтобы обыденный. Отстанваніе права личности, борьба съ устарѣлыми традиціями на почвѣ закона, а не воззрѣній муравейника среди еврейства вообще не часты. Вообще у нась организація силы тьмы и зла гораздо прочнѣе, чѣмъ сплоченность сѣятелей добра. Тамъ дружественность и натискъ, здѣсь—разрозненность.

Въ Болховъ люди изъ черной сотии прекрасно обдълываютъ свои дълишки въ городской управъ. Не управа, а цълый дружественный конклавъ. Посторонняго человъка поразитъ на думскомъ засъдании прежде всего запахъ кожи, словно, пишетъ корреспондентъ "Орловскаго Въстника", это не думскій залъ, а кожевенный складъ. А дъло очень просто объясняется: большинство гласныхъ—хозяева кожевенныхъ заводовъ.

По изв'єстнымъ причинамъ, при выбор'є гласныхъ н'єкая "двигательная" сила старается завербовать и "продвинуть" въ гласные какъ можно больше хозяевъ кожевенныхъ заводовъ, что, конечно, вполн'є и удается.

Разъ въ городской управѣ большинство гласныхъ родные "человѣчки", то немудрено, что нѣкоторые злободневные вопросы, бьющіе по карману компанію "человѣчковъ", какъ, напримѣръ, улучшеніе кожевеннаго производства, обложеніе кожъ извѣстной платой (за заражеціе рѣки) въ пользу города и проч., съ трескомъ проваливаются; людей-же, осмѣливающихся спорить и входить въ препирательства съ компаніей, всѣми правдами и неправдами стараются удалить...

Или еще примъръ: отваному человъку, застроившему сверхъ нормы одну четверть аршина городской земли, управа приказываетъ ломать возведенную постройку, а человъку сильному, толстосуму, захватившему городской земли не одну сажень, уступаютъ землю безвозмездно, молчатъ...

А все потому, что толстосумъ свой "человъчекъ"...

Фамусовское "какъ не порадъть родному человъку" — живуче и сильно.

Это милое правило проявляется и въ

"Волынь" обращаеть вниманіе новыхь органовъ земскаго хозяйства на существующій порядокъ содержанія сельскихъ почть. Главное дѣло въ томъ, что сельскія почты, или правильнѣе волостныя, служа интересамъ всѣхъ лицъ, проживающихъ на территоріи района данной волости, въ то же время содержатся исключительно на средства лишь крестьянскихъ обществъ, для которыхъ сельская почта именно меньше всего оказываетъ услугъ. Такой вполнѣ несправедливый порядокъ вещей долженъ быть пзиѣненъ, и въ содержаніи сельскихъ почтъ должны при-

нимать участіе лица всёхъ сословій, проживающихъ въ районъ волости, чего требуетъ простая справедливость. Одновременно съ введеніемъ болье общаго обложенія на содержаніе сельской почты, следуеть также принять міры и къ тому, чтобы почта эта болве удовлетворяла требованіямъ, предъявляемымъ къ ней. Теперь мы видимъ, что сельская полта занята лишь перевозкой чиновниковъ и жандармовъ; что же касается доставки населенію волости разнаго рода корреспонденцій, то это дізлается лишь въ видъ одолженія, и часто сельскій обыватель, проживающій въ десяти верстахъ оть міста наложденія почтовой конторы, получаеть письмо или газету, направленныя по сельской почть, чрезъ 10-15 дней отъ времени подачи.

Отъ такой же волокиты страдають и русскіе переселенцы въ Ферганской области. Получаемъ н'ято несуразное.

Русскіе переселенцы не ждуть, когда окончится канцелярская волокита о свободныхъ земляхъ. Въ Андижанскій и Ошскій утады ндуть, какъ ходоки, такъ и отдівльныя семьи, просять они у начальства земли, садятся самовольно, гдіт только возможно; строять хаты, запахивають богарныя земли и, въ крайности, прикупають у киргизъ для усадьбы небольшіе клочки земель. Въ Ошскомъ утадіть, въ ур. "Кара-тепе" за 3 послітднихъ года изъ такихъ самовольцевъ образовался цітлый поселокъ въ 50 дворовъ.

Сначала имъ разръшили построить временныя землянки 7-8 семействамъ, затемъ къ нимъпримлиеще 12, потомъ 20 и 10 семействъ. Вивсто землянокъ, переселенцы выстроили глинобитныя постройки, постяли небольшіе огороды, запахали богарныя земли и образовали самовольный поселокъ, названный въ шутку "Нахаловка". Поселокъ этотъ очень неудачный: воды и тъть, поствы сохнуть, и богарныя поля плохи. У вздная администрація г. Оппа предупреждала переселенцевъ не селиться въ "Кара-тепе", но мужики не послушались. Въ Андижанскомъ ућздѣ такіе же самовольцы есть въ Узгентской и Кугартской волостихъ. Кром'в того, въ поселкахъ Благов'вщенскомъ и Спасскомъ живуть около 120 семействъ, самовольно пришедшихъ сюда, безъ зова со стороны администрацін, въ ожиданіи образованія новаго поселка. Недавно эти "добровольцы" подали генералъ-губернатору вовую просьбу: надълять ихъ землею безъ издержекъ для казны, объщаясь сами, на -свой счеть, исправить главные арыки и построить помещенія. Переселенцы указываноть опять ту же Кугартскую долину. Слухъ • о томъ, что будто бы есть земли въ Андижанскомъ увадъ, пошелъ уже далеко за предвлы туркест, края, и вотъ въ течение нынъшняго лъта идутъ сюда новые ходоки: изъ Черниговской, Пензенской, Воронежской губерній и даже шать Сибири. Недавно, более 2-хъ десятковъ семействъ осаждали военнаго губернатора Фертанской области, находившагося въ ур. Хазреть-Аюбъ на водахъ, прося надълить ихъ земелькою. Очевидно, нужда заставляеть ходить искать "новыхъ мъстъ"! Положение пришедшихъ сюда, - констатирують Спб. Въдомости, безъ вова переселенцевъ — не завидное. Скитаться, искать земли, когда ся оффиціально нътъ, -- дъло не легвое. Кое кого устроили на работы въ г. Андижанъ, а большинство пробивается кое-какъ, вблизи своихъ односельцевъпереселенцевъ. Необходимо поскоръй покончить съ вопросомъ переселенческимъ. Областная администрація нисколько не погръшила бы, основавши въ Кугартской долинъ русскій поселокъ на 150 дворовъ, темъ более, что расходовъ на это потребуется не много. Колонизаціонное д'вло требуеть зд'всь скорости, а не канцелярской волокиты!

Волокита вообще не покровительствуеть живому д'алу, убивая энергію и предпріничивость въ людяхъ, заставляя ихъ съ ужасомъ думать о томъ, что "день грядущій имъ готовитъ"? При страхів за завтрашній день, при постоянномъ ожиданіи неизв'ястности этого дня никакая работа не спорится. И что же мудреннаго, если при такихъ обстоятельствахъ приходится искать людей д'аятельныхъ днемъ съ фонаремъ, если постоянно слышатся жалобы объ искудівній людьми на землі русской, о неблагополучномъ благополучій средняго обывателя!

Правды бояться нечего. Рёзокъ, но благодътеленъ, какъ солнце, ея свътъ, убивающій зачатки бользнетворныхъ началъ, растлъвающяхъ русскую жизнь и вторгающихся въ безпечальную тишь обывательскаго существованія. Эта тънь только кажущаяся. И сколько бы жалкихъ словъ не было наговорено о снъ провинцій, объ ея одряхленій духовномъ, слова такъ и остаются словами. Жизнь идетъ и бъжитъ. Провинція за послъдніюю четверть въка выросла и окръпла. Молодое вино бродить, но его не льють въ ветхіе мъха. Она истосковалась, изстрадалась именно по отсутствію правды, довърія къ ея силамъ. Онъ есть, онъ будуть, онъ войдуть на арену общественной работы, липь только облегчатся условія для этой самой работы.

Людей нътъ... А кто же эти герои, идущіе по собственному почину на Дальній Востокъ, бросающіе семьи и дома, чтобы нести туда, гдъ кипитъ бой, свои знанія, силы, энергію и недюжинныя дарованія? Кто они, эти вчера еще безвъстные врачи, студенты, сестры милосердія—всъ эти мирные дъятели кровавой эпопеи?

Довольно малодушія и отчаянія, довольно слезъ и стоновъ и старыхъ п'всенъ, когда даже въ "Гражданинъ" князя Мещерскаго ясно выраженъ изголодовавшійся по правдъ взглядъ русскаго публициста:

"Неужели и теперь, въ эту ужасную минуту неизмъримыхъ потерь, легендарныхъ ужасовъ этой безчелов'в чной бойни, въ которой гибнутъ наши лучшія силы, ны не взглянемъ пряно и честно во все те язвы, которыя назрели подъ прикрытіемъ коварнаго "все обстоитъ благополучно" и точили наши устои, нашу церковь н всв силы нашего великаго прошлаго? Точили, точили и доточили до той черной стравицы, которую мы вписываемъ геройскою кровью въ нашу отечественную исторію, создавая въ то же время новую первоклассную страну-Японію, восходящую на горизонть въ какомъ-то ореоль, благодаря отчасти своей фанатичной храбрости и патріотизму, а также нашей халатности, въчной неподготовленности и многимъ, многимъ прозъваннымъ проръхамъ! Неужели и теперь, несмотря на этотъ страшный урокъ, посланный Вогомъ, мы не поймемъ, гдъ кроется ядъ разложенія, который довель насъ ло этой пропасти"?

Этоть ядъ, —говорить публицисть "Гражданина" — отсутствіе правды. Воть одна изъ маленькихъ, правда очень маленькихъ иллюстрацій такого положенія, когда въ ущербъживой правдѣ дѣла приносится она въ жертву Молоху.

Золотовскій земскій врачь обнаружиль въ с. Ваулинъ страдающаго буйныма помившательствома крестьянина Смолянинова. Такъ какъ онъ опасенъ для окружающихъ, то родственники посадили его на цъпь. Отправить больного въ лечебинцу родственняки не имъли средствъ... Узнавъ о такомъ положеніи больного, камышинскій медицинскій сов'єть постановиль ходатайствовать передъ губериской управой о безплатномъ лъчени Смольянинова въ земской психіатрической лечебниць. По совьту врача, родственники отправили больного въ Саратовъ и помъстили тамъ въ лечебницу. Но вскоръ губернская управа обратилась къ семь в больного съ требованиемъ объ уплать по 7 р. 50 к. въ мѣсяцъ или предлагала взять его обратно. Такъ какъ семья Смольянинова не могла заплатить управъ требуемыхъ денегъ, то у нея описали для продажи съ торговъ имущество. Положение создалось такое: или полное разореніе семьи, или возвращение больного на цъпь... Узнавши объ этомъ, камышинская управа и медицинскій сов'ять вновь обратились къ губернской управъ съ просьбой объ освобожденіи Смольяниновыхъ отъ платы за лъчение умалишеннаго, но губ. управа въ этомъ отказала, ссылаясь на то, что плата за лізченіе можеть быть слагаема только въ виду несомнънной несостоятельности лъчащагося и его родственниковъ, чего въ данномъ случат губ. управа не усматриваетъ, находя необходимымъ представление удостовъренія о несостоятельности Смольяниновыхъ отъ полицін иля волостного старшины... Оказывается, для земскаго учрежденія мало удостовъренія земской-же управы или вемскаго врача; она предпочитаетъ удостовъреніе волостного старшины или пристава. Но развъ такое отношение можно назвать живымъ и правильнымъ отношеніемъ дълу"?..

Правильнымъ, конечно, съ точки зрѣнія сути, а не формы.

Форма завдаеть жизнь, обращая живых людей въ какія то отвлеченныя цифры, а кипучую жизнь въ мертвенный депаргаменть. Въ этомъ случав крайне любопытенъ последній китайскій приказъ, предписывающій соблюденіе подданнымъ Китая нейтралитета. Такимъ образомъ каждый китаецъ долженъ заниматься лишь своимъ деломъ: земледелецъ—землей, купецъ—торговлей и т. д. Ослушники этого приказа будутъ считаться мятежниками и строго наказываться.

По русски это звучить короче: "моя хата съ краю—ничего не знаю". Но строить хаты съ краю значить убивать проявление

всякой общественности и то, что, какъ панацея, проповъдуется въ Китав, то служитъ ядомъ для Россін. Японія победила Китай силой своей культуры, своего развитого общественнаго сознанія, своимъ народнымъ учителенъ и просвъщениемъ массъ. Только извергнувъ / китайщину, которой та была многимъ обязана, она достигла своей кръпости. Кръпость ея построена всецъло на раскръпощеніи общества, на широкомъ образованіи народа. Въ нихъ залогь будущаго, въ нихъ коренится здоровая будущая сила. Поэтому грустныя изв'встія о перополненіи школь, о недостаткъ мъсть о несоствътствін и скудости ихъ програмы такъ больно отзываются въ сердцъ. Извъстія о переполненін школь обычное эло русской жизни. Въ сельскихъ школахъ неть места, въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ переполнено все, относительно высшихъ и говорить не приходится. Половина званныхъ, оказывается, только въположеніи избранныхъ. Въ особенности въ этомъ году это ярко бросается въ глаза въ-Харьковскомъ Ветеринарномъ Институть. Раньше въ институть принималось около-200 и болъе человъкъ. Малый пріемъ этогогода по сравненію съ прошлыми годами объясняется тыть, что министерствомъ народнаго просвъщенія установлена норма для харьковскаго ветеринарнаго института въ 450 человъкъ, въ настоящее же время въ институть числится 408 студентовъ, такъ что оставалось всего 42 вакантныхъ мъста. Институть ходатайствуеть передъ министерствомъ о разръшеніи принять сверхъ нормы еще 50 человъкъ.

А между тъмъ, при появленіи эпизоотіи, какъ теперь въ Сибири, слышатся настой-чивыя жалобы на отсутствіе ветеринаровъ, и населенію приходится пользоваться услугами коноваловъ и различныхъ знахарей.

Перепроизводство образованных людей у насъ только наблюдается въ столицахъ. Въ провинціи о немъ нѣтъ и рѣчи, а въ медвѣжьихъ углахъ образованные люди въ качествъ дѣятелей такъ же рѣдки, какъ теплона сѣверъ.

А мы ко всему подходимъ со столичной мъркой и указываемъ перстами на обяліе кандидатовъ, стучащихся на казенные хлъбы, ищущихъ, какъ земли обътованной, столицъи двадпатаго числа за счетъ казны.

Для поднятія образованности среди тъхъ

съ оригинальнымъ проектомъ выступаеть въ тифлисской газеть "Иверія" г. Джугели. Онъ обращается съ призывомъ къ прессъ. Указывая на вредное вліяніе нев'єжества на напр народную жизнь и на необходимость просвъщенія, г. Джугели предлагаеть следующее: все періодическія изданія должны поднять подписную плату на 5 проц. Этотъ надишекъ долженъ составить пять мидліоновъ рублей, каковыя деньги должны пойти на устройство новыхъ учебныхъ заведеній. На 5.000.000 рублей можно будеть устроить одинъ университетъ, пятьдесятъ среднихъ школъ и нъсколько десятковъ подготовительныхъ и учебныхъ заведеній. Г. Джугели просить всв газеты обратить внимание на его проектъ.

Проекть очень хорошій по идев, но врядъли исполнимый. Русская пресса далеко не представляеть единенія въ своихъ рядахъ и въ большинствъ случаевъ "содержится" предпринимателями антрепренерами, которымъ въ різшительной степени наплевать на все, кромъ розницы и зарученія лишняго подписчика. Сами литературные работники, по причинамъ зависящимъ и независящимъ, стоять вдали оть издательскаго дела, которое предоставлено въ руки юркихъ промышленниковъ. Если двъ газеты не могуть уживаться дружно въ одномъ городъ, ведя постоянно далеко не принципіальныя распри, то съ дружной надбавкой  $5^{0}/_{0}$  во имя просвътительныхъ цълей врядъ-ли издатели обнаружать трогательное единодушіе.

"Тыма безразсвътная, грусть безъисходная, скоро-ль вамъ будетъ конецъ"?

Задыхаясь отъ тьмы, отъ недостатка воздуха жить нельзя, невозможно жить, и не прозябать. Тьма засасываеть; въ спертомъ воздухъ не мъсто цвътамъ... Но зерна, свъжія, всхожія засъяны въ цълину, и только бы солнце, больше солнца, теплыхъ вёдрянныхъ дней! А придуть они,—-и люди найдутся, сыщутся, будуть. Они есть,—и всъ эти жалобы на безлюдье, всъ эти вонли—вопли и жалобы

бодьного, а не здороваго времени. И за людьми за героями даже ходить на чужбину не придется. Только для людей и героевъ нужны просторъ, ширь иниціативы, сознаніе, что трудъ не пропадеть даромъ, и возможность условій этого самаго труда. Этоть трудъ долженъ быть "залогомъ блага общественнаго", трудомъ ради него. Общество ждеть работы, оно хочеть върить въ возможность лучшихъ дней для себя и ждеть приложенія своихъ силъ для новой, широкой работы, работы съ сознаніемъ своей отвътственности и довърія.

По поводу назначенія генераль-адъютанта князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго министромъ внутреннихъ дёлъ "Сёверо-Западное Слово" напоминаетъ речь, съ которою князь обратился къ м'ёстнымъ дворянамъ и должностнымъ лицамъ при вступленіи въ должность генералъ-губернатора 12 ноября 1902 года:

"Приступая сегодня къ исполненію Высочайше возложенныхъ на меня обязанностей, я обращаюсь къ вамъ, какъ къ своимъ сотрудникамъ въ дълъ управленія Съверо-Западнымъ краемъ.

"Ближайшая задача управленія по моему уб'яжденію—есть благо населенія, вв'яреннаго нашему попеченію.

"Мъстныя нужды разнообразны и сложны. Лишь неустанная, искренняя и самоотверженная работа, къ которой я васъ призываю, способна удовлетворить эти нужды. Трудясь на благо населенія, справедливо, строго законно относясь ко всымъ проявленіямъ его жизни, внимательно и благожелательно прислушиваясь къ истиннымъ потребностямъ Съверо-Западной Руси и твердо направляя разумную власть, мы дадимъ надежный залогъ къ успъшному разръшенію русской государственной задачи.

"Да поможеть намъ Господь Богь достигнуть въ этомъ государственномъ дълъ прочнаго успъха".

Вл. Новоселовъ.





### Очерки японекой литературы.

IV. \*)

Дворецъ жикадо былъ настоящей теплипей для японской поэзін.

Вместь съ паденіемъ силы и власти инкадо и съ закръпленіемъ ихъ въ рукахъ сіогуната, наступаеть періодъ упадка литературы и учености.

Сіогуны опираются уже на новую силу, выдвинутую кровавой борьбой за ихъ власть. Эта сила покоится на копьт и мечт. Знаніе военнаго дъла, военное образование ставится во главу угла. Наступаеть періодъ господства грубой силы и полный застой въ умственномъ развитіи страны.

Въ Кіото царствуетъ микадо, изъ Какамуры править страной сіогунъ, но власть и того и другого номинальна. Встыть распоряжаются сиккены-члены сіогуната, ближайшіе помощники сіогуна.

Струя буддизма, занесеннаго въ Японію изъ Индін, ширится и крізпнеть. Монастыри усъяли Японію; монахи, готовые ежечасно надъть поверхъ скромнаго монашескаго одъяніе бранные доспъхи, наводняли страну.

Подъ бряцанье воинскихъ доспъховъ, подъ пънье буддійскихъ бонзъ замираеть прежняя поэзія-и литература періода упадка, по образному выраженію одного японскаго писателя, походить "на цвъты сливы, испускающіе благоуханіе въ снъгу и морозъ".

Въ Кіото, при дворъ микадо, продолжается "производство танка"; однако, боль-

фактовъ и легендъ, безъ всякаго ихъ освъщенія и критики. Въ такомъ родъ исписываются пълые томы.

чено вліяніемъ буддизма.

Имя Будды, обращение къ нему все чаще и чаще звучить въ литературъ. Иден буддизма пользуются широкой популяризаціей. Мысли объ этомъ мірѣ, какъ странѣ горя, какъ о дольнемъ мъсть, незначительномъ, словно зерно проса, звучатъ все чаще и чаще. Мечты прозаиковъ и поэтовъ рисують таинственный городъ, называемый "чистой страною совершеннаго счастья".

шинство лучшихъ произведеній этого періода

относятся къ области исторіи и ясво отиб-

Исторія все еще понимается, какъ наборъ

"Вудда, — говорить одинь авторь, — училь человъчество не допускать свои сердца. быть порабощенными визшними предметами". Какъ можетъ кто-нибудь тратить это драгоцънное время въ постоянномъ удовлетвореніи сустнымъ занятіямъ"?

Политическая исторія Японій не могла не отразиться на благопріятномъ теченіи литературы и японской образованности.

Темные въка, наступившіе въ политической жизни страны, явились тыми же темными въками и для образованнаго класса общества. Двоевластіе микадо и сіогуна смънилась цълымъ рядомъ междоусобій. Появляется разомъ два царствующихъ микадо,-южный и стверный дворы.

Одинъ-креатура сіогуновъ-жилъ въ 30лоченной клетке стараго Кіото, другому была устроена новая въ Госино. Ворьба за обла-

<sup>\* № 8.</sup> Августъ.

даніе властью знатных фамилій знаменуєть этоть долгій періодь, тянувшійся впродолженіе почти трехсоть літь и почти ничего не давшій прогрессу Японіи въ умственномъ отношенія.

За двъсти шестъдесятъ лътъ "темныхъ въковъ" литература обогатилась однимъ, двумя "quasi историческими сочиненіями, прелестнымъ томомъ эскизовъ и нъсколькими сотнями коротенькихъ драматическихъ произведеній.

Одинъ изъ государственныхъ дъятелей и японскихъ воякъ былъ на службъ у южнаго двора. Въ своемъ сочнеени ("Исторія истиннаго преемства божественныхъ царей"), онъ хитро и дипломатично доказываетъ недоказуемое, что южные микадо—креатура сіогуновъ—суть законные повелители Японіи".

Начинаетъ писатель свои доказательства ab ovo, съ первичнаго хаоса, изъ котораго создались небо и Земля.

Происхожденіе микадо отъ богини солнца дочери божественной четы сотворившей Японію — проведено, пишетъ Астонъ, съ должнымъ вниманіемъ черезъ ряды божествъ вплоть до перваго властителя Японіи, обожествленнаго властью микадо Дзиммутенно.

"Великая Ямато, — божественная страна! восивваеть Японію придворный писатель. Это — только одна наша страна, основаніе воторой положено божественнымъ предкомъ. Она единственная, потому что передана была богиней солнца длинному ряду ея потомковъ. Ничего нёть подобнаго въ чужеземныхъ странахъ. Поэтому она и называется божественной страной".

Патріоты своего отечества, далье, преподносили мудрыя правила своимъ соотечественникамъ. Одно изъ такихъ любопытныхъ правилъ, благословенное самимъ небомъ—это "держаться колеи тельжки, которая прошла, съ какимъ бы ни было это сопряжено неудобствомъ для нашего личнаго благополучія".

Тъмъ не менъе писатель отмъчаеть зло современной Японіи и говорить не обинуясь, что "синекуры и злоупотребленія въ дъль оффиціальныхъ повышеній суть шаги впередъ къ паденію государства и гибельны для стойкости императорской власти".

Другое сочинение "Тайхейки", что значитъ "Запись о великомъ миръ", болъе интересно по стилю, чъмъ по своему содержанію. Высокопарно-напыщенный слогь автора полонь метафорь, трудно понимаемыхь безь комментарія. Здъсь нъть ни словечка въ простоть. Такъ, говоря о фамиліи принцевь, авторъ именуеть ихъ "бамбуковой рощей". Императорскій гаремъ на языкъ автора именуется "перечнымъ дворцомъ", придворные — "облачными гостьми", лицо Микадо — наружностью дракона, карета императора — колесница феникса и т. д.

Тъмъ не менъе авторъ риторъ оставилъ своимъ сочинениемъ прочные слъды по всей и даже новъйшей японской литературъ. "Оно является основаниемъ для новъйшаго литературнаго стиля болъе, чъмъ какое-нибудь другое произведение, и его худыя или хорошія качества отразились вообще прямо, или косвенно, на произведенияхъ множества его подражателей".

"Тайхейки" на долгое время остался однимъ изъ самыхъ популярныхъ произведеній. Изъ Кіото и Іедо появляется даже особый классъ профессіоналовъ, зарабатывающихъ себъ пропитаніе чтеніемъ Тайхейки. Писатели подражаютъ ему; рядъ картинъ этого произведенія Астонъ называетъ, несмотря на ихъ риторику, "высоко поэтичными", конечно, съ японской точки зрѣнія.

V.

Среди безплодныхъ пустынь литературы темныхъ въковъ "однимъ изъ восхитительныхъ оазисовъ" является Цуре-дзуре-гуса нъкоего Кенко-хоси. Это сборникъ очерковъ, нафосковъ и анекдотовъ, своего рода прославленная въ искусствъ японская миніатюра. Ученый авторъ, блестящій свътскій человъкъ и буддійскій монахъ впослъдствіп, зачерчивалъ всевозможные пустяки по мъръ того, какъ они приходили ему на умъ. Эти "пустяки" создали громкую славу Кенко и ввели его неизвъстное имя въ пантеонъ, "четырехъ небесныхъ царей" какъ назывались въ его эпоху главные, наиболъе почитаемые японскіе поэты.

Короткія изреченія Кенко дають довольно яркій образь человівка двойственнаго по характеру. Проницательность таланта въ немъ соединяется съ внішней образованностью, поверхностной и неглубокой, приличность світскаго человівка—съ набожностью буддійскаго святоши. Онъ хорошо говориль о не-

прочности земной жизни, о безуміи честолюбія и денежной наживы, о необходимости отръщенія отъ вожделъній порочнаго міра и о стремленіяхъ въ бытію въчному. Но... "старый грышникъ всегда сказывается въ немъ".

Буддійскій святоша заявляеть:

"Надо завидовать тому человъку, умъ котораго устремленъ къ будущему и которому хорошо извъстенъ путь Будды".

Или: "Я люблю запереться въ горномъ храмъ и заняться служениемъ Буддъ. Здъсь нътъ скуки и чувствуешь, что сердце твое очищается отъ несчастія".

"Въ этомъ мірѣ сильное пьянство виновно во многомъ. Оно истощаетъ наши средства и разрушаетъ наше здоровье. Оно было прозвано главнымъ изъ ста лекарствъ, но поистинѣ всѣ наши болѣзни проистекаютъ отъ сильнаго питья гораздо болѣе, чѣмъ отъ чего-нибудь другого. Оно можетъ помочь намъ позабыть наши несчастія, но съ другой стороны мы часто видимъ пьянаго человѣка рыдающимъ при воспоминанін о своихъ прошедшихъ скорбяхъ.

"Что касается до будущаго міра, то сильное пьянство гибельно для пониманія и сжигаеть корень добра въ насъ какъ огонь. Оно питаеть зло и ведеть насъ къ нарушенію запов'ядей въ аду. Будда объявиль, что тоть, кто заставляеть челов'я пить вино, долженъ переродиться сто разъ безърукъ" (т. е. въ образ'я животнаго). А на ряду съ этимъ тоть же авторъ пишеть:

"Вываютъ времена, когда мы не можемъ обойтись безъ вина. Въ лунную ночь, въ снъжное утро, или когда цвътутъ цвъты и мы съ беззаботнымъ сердцемъ болтаемъ съ пріятелемъ,—наше удовольствіе увеличивается, если появится кубокъ съ виномъ".

Конечно, не устами буддійскаго монаха, отрекшагося отъ міра, изрекалъ Кенко и слідующую мысль:

"Какъ бы ни былъ образованъ человъкъ, но безъ свътскаго лоска онъ очень унылое существо. Такой человъкъ напоминаетъ миъ цънную винную чарку, не имъющую дна".

Таковъ этотъ лучшій образчикъ японскаго творчества въ одну изъ самыхъ неблагопріятныхъ для последняго эпохъ.

Другими характерными образцами этого же періода слідуеть признать "но", или лирическія драмы. Это быль новый родь

для японскаго искусства, развившійся на почет религіозной драмы, знакомой съ давнихъ временъ Японіи.

Въ XIV столетін "но" являлись своего рода мистеріями, разыгрываемыми въ синтоисткихъ храмахъ и имели целью умилостивленіе божествъ.

Если производство "Танка" было своего рода неотъемлемой принадлежностью двора Кіото, и поэты находились подъ повровительствомъ микадо, то меценатами но выступили сіогуны,—и драматурги находили такую же поддержку въ Іедо.

Сіогуны обратили но изъ религіозныхъ представленій въ государственныя церемонін, при главномъ участіи, въ качествъ исполнителей, военной молодежи.

Простой народъ не принимаетъ въ этомъ никакого участія. А между тімъ цілью но, ихъ главной идеею была поддержка благочестія и пробужденіе патріотическаго военнаго энтузівама. Буддійскіе монахи были главнымъ образомъ авторами но, и вмісті съ ослабленіемъ буддизма и вторженіемъ струи конфуціанской философін падаетъ и творчество драматурговъ.

Напрасно, однако, въ "но" искать какого-либо дъйствія, сложности замысла и интриги.

Планъ ихъ простъ: обыкновенно, словно по одному шаблону, на сценъ появляется жрецъ. Называетъ свое имя и заявляетъ, что онъ отправляется въ путешествіе. Благополучно прибывъ къ какому-либу знаменитому мъсту, жрецъ вступаетъ въ общеніе съ мъстнымъ обществомъ, и послъднее повъствуетъ ему мъстныя легенды. Въ заключеніе благочестивому жрецу неизвъстное божество открываетъ свое имя.

Вотъ и все содержание большинства но, короткихъ пьесъ, сопровождаемыхъ исполнениемъ хора пъвцовъ и музыки.

Игра словъ, "вертящіеся слова", украшають но, и имъ въ жертву японскій драматургъ приносилъ все, вплоть до искаженія здраваго смысла.

Ученый Митфордъ, разсматривая эту отрасль японской литературы, приходитъ къзаключеню, что нётъ ничего болёе труднаго для правильной прочной передачи на другой языкъ, какъ хитросплетенная запутанность игры словъ, цитаты, историческіе, литературные и религіозные намеки, переполняющіе "но".

Для боже близкаго знаноиства приведемъ въ извлечени одну изъ такихъ драмъ-"Додзіодзи".

На сценъ жрецъ. Онъ заявляетъ нубликъ, что сейчасъ будутъ освящать для храма новый колоколъ. Прислужникамъ отдается распоряжение позаботитъси, чтобы на торжествъ не присутствовала ни одна женщина.

Приближается дъвушка танцовщища и предлагаетъ почтить праздникъ пляской. Прислужникъ, забывъ приказаніе жреда, даетъ разрішеніе. Дъвушка схватываетъ колоколъ за кольцо, снимаетъ его и накрываетъ себя и въ. Жрецъ смущевъ. Онъ сзываетъ товарищей и разсказываетъ имъ следующую легенду, запрещающую присутствіе женщинъ на подобныхъ церемоніяхъ:

"У одного человъка была единственная дочь, которая вступила въ любовную связь съ однить янабуси (отщельникомъ). Когда та стала настанвать, чтобы онъ женился на вей, янабуси бъжалъ и спрятался въ въ храмовомъ колоколъ. Она преслъдовала его и пришла къ ръкъ, черезъ которую не могла переправиться. Но огонь ея страсти былъ такъ великъ, что превратилъ ее въ змъю, и въ такомъ видъ ей не трудно было переплыть ръку. Явивинсъ въ храмъ, змъя обвилась кольцомъ вокругъ колокола, который растаялъ въ пылу ея страсти, а ея невърный любовникъ погибъ туть же".

Такова легенда. Окончивъ разсказъ, жрецъ съ товарищами принимаются "изъ всёхъ силъ" читать буддійскія молитвы и призыванія, силою которыхъ колоколъ подымается въ прежнее положеніе, а дъвушка-танцовщица должна принять образъ змін. Окутанная пламенемъ, она погружается въ сосіднюю ріку и исчезаетъ.

Сцена пуста. Представление окончено.

Нараду съ этими лерическвии драмами въ большойъ почеть были "кіогенъ" или въ переводъ "сумасшедшія слова". Астонъ проводитъ между "но" и "кіогенъ" такую же аналогію, какъ между драмой и фарсомъ, Кіогенъ еще короче, чъмъ но, и представляеть очень не замысловатыя вещи, выхваченыя изъ жизненнаго, повседневнаго обилода. Обыкновенно кіогенъ давались на сценахъ, въ антрактахъ между болъе серьезными пьесами. Содержаніе ихъ очень примитивно. Таковъ, напр., фарсъ объ одномъ дайміть, который посылаеть своего слугу въ

городъ, чтобы купить тамъ художественный талисманъ. Простофили слуга попадается въруки плута. Последній вручаеть слугь колотушку Дайкоку (богь счастья). Каждый ударь ея долженъ производить все то, что пожелаеть ея обладатель. Съ этимъ сокровищемъ слуга является предъ очи своего господина. Дайміо приказываеть достать лошадь. Слуга произносить заклинаніе и ответствуеть, что лошадь ждеть господина. Дайміо делаеть видъ, что действительно видить предъ собою лошадь, вскакиваеть на спину слугь и едеть на немъ вокругь сцены при общемъ хохоть зрителей...

VI.

Вследъ за темными веками японской литературы наступаетъ долгій, трехсотлетній періодъ возрожденія учености въ китайскомъ стиль. Онъ совпадаеть съ началомъ крепкой организаціи власти сіогуна въ рукахъ знаменитаго японскаго преобразователя Ісяса изъ рода Токугавовъ.

Начало этого періода переносить насъ къ первымъ годамъ XVII стольтія—конецъ ко второй половинъ XIX стольтія.

Слабое вліяніе Кытая въ этотъ періодъ. времени упрочивается надъ Японіей. Національная мысль, законы, искусство и наука утрачивають прежнюю самостоятельность и принимають сильную окраску китайщины. Съ этого времени Китай служить единственнымъ и сильнымъ прим'вромъ для Японіи. Все, идущее изъ него, все отм'яченное его вліяніемъ, получаеть въ Японіи право гражданства. Японія реставрируется на китайскій образецъ.

Новая столица сіогуновъ Іедо ділается пентромъ умственной жизни страны. Въ Кіото въ золоченной кліткі живетъ микадо, въ Іедо правитъ могущественный сіогунъ. Сюда стекаются лучшія силы японской литературы, представители науки. Литература достояніе для немногихъ высшихъ слоевъ выходитъ на болье широкую дорогу. Она уже пытается служить не для забавы, не для наслажденія верховъ, и спускается въ народу.

Кингопечатаніе (знакомое Японіи еще съ VIII-го стольтія), благодаря покровительству Іеяса, дълаеть огромные успъхи. Съ одной стороны наблюдаются усилія популяризировать литературу, сдёлать ее доступной пониманія народных ъслоевъ, съ другой — естоственное пониженіе вкуса и пониманія наящнаго.

Появляется огромное количество порнографических издълій, разсчитанных на угожденіе низменнымъ инстинктамъ толны.

Нолицейское государство, какимъ была Японія при Ісясъ, накладываеть на все свою бдительную опеку, но опека надъ мыслью никогда и нигдъ не приводила къ какимъ либо осязательнымъ результатамъ.

Въ странъ уже начиналось броженіе. Новыя начала искали безсознательно своихъ, новыхъ путей. Нація пробуждалась къ сознательной жизни.

Буддизмъ съ его проповъдью отреченія отъ міра доживалъ послъдніе дни. Онъ догораль въ Кіото, въ Іеддо все сильнъе и сильнъе вторгалась отруя конфуціанства, и, какъ реакція послъднему, намъчался повороть къ старой религіи предковъ, древнему синто. Японскій языкъ былъ наканунъ своей реформы. Масса словъ для выраженія новыхъ понятій заимствовались прямо оъ китайскаго, и японскій словарь былъ загроможденъ потокомъ чуждыхъ реченій. Старый книжный языкъ уступаетъ мъсто въ литературъ разговорному, который развиваясь ушелъ отъ перваго такъ далеко, что получилось двъ разныхъ грамматики...

Съ другой стороны, подъ несомивнимъ вліяність Китая и его моралистовъ, ухудшается положеніе женщины.

Женщина закръпощается, исчезаеть изъ общественной жизни, и основой ея добродътелей является върность и покорность мужу. Опека мужа надъ женщиной, опека государства надъ обществомъ со стороны бакуфу (чиновниковъ сіогуната) старательно стирали признаки индивидуальности съ личности, все подгоняя подъ одинъ шаблонъ. Все по виду было хорошо: заводились школы, библіотеки, покровительствовали искусствамъ и наукамъ, не было только одного—жизни.

Въ литературъ это замъчается особенно ярко. Ученые и писатели занимаются разработкой сунской философіи. Это было новое 
слово для Японіи, привлекшее умы эпохн 
и отразившееся на всей литературъ періода. 
"Японцы, говоритъ Астонъ, почти ничего 
не прибавили къ философіи Чжуси. Національный ихъ геній проявился въ самомъ 
ся практическомъ приложеніи и особенно 
выразился въ той относительной важности,

которую они связали съ разными правственными обязательствами, лежащими на человъкъ".

Въ этомъ именно и должны мы искать ответа на вопросъ, приходящій въ голову всемъ коть сколько нибудь интересующимся японцами: "Въ какомъ именно отношеніи существуеть разница между національнымъ японскимъ характеромъ и характеромъ европейскихъ націй"?

"Если пороки и добродътели въ общемъ одинаковы, какъ у нихъ, такъ и у насъ, то въ ихъ спискъ моральныхъ прецедентовъ нъкоторыя ръзко бросающіяся въ глаза отличія". Въ числъ послъднихъ Астонъ отмъчаетъ наиболъе характерныя, какъ то: лояльность, не столько въ смыслъ почтительной покорности подданныхъ къ своему повелителю микадо, сколько върность дайміо по отношеню къ сіогуну и въ особенности преданность самураевъ своимъ вождямъ. "Сильное повиновеніе и неизмънная преданность своему феодальному господину была самой священной обязанностью самурая".

Японская исторія и литература полны прим'врами подобной доброд'втели чисто вълионскомъ духв. "Политическая система, поддержкой которой была эта доброд'втель, является д'вломъ прошлаго. Дайміо и сіогуны не существують бол'ве. Но ті, кто знаеть Японію настоящаго времени, охотно признають это же самое качество, проявляющееся въ духв національнаго патріотизма и въретивомъ исполненіи общественныхъ обязанностей, что почетнымъ образомъ отличаеть потомковъ прежнихъ Самураевъ."

Следующей добродетелью является сыновняя почтительность, одинаково ценимая вы Китай и вы Японіи. Месть за безчестіе господина или родителей являлась одной изъглавных обязанностей вы моральномы кодекст японца. Жизнь не считалась самымы безпеннымы благомы. Буддизмы съ его отреченіемы оты жизни подготовилы для такого воззренія почву:

Все это отразилось на литературѣ. Литература, покровительствуемая сіогунами, на-ходила меценатовъ и среди дайміо, старавшихся подражать во всемъ верху. Сіогунъ окружалъ себя учеными и нисателями, —дайміо въ провинціи тянулись за іедосский дворомъ и тоже меценатствовали. Пятый сіогунъ изъ токусавовъ Цунаіоси быль цѣлымъ

преданъ наукъ. Онъ окружилъ себя цълымъ штатомъ ученыхъ и все свободное время отдавалъ наукъ. При немъ Іедо принимаетъ харангеръ настоящаго литературнаго центра страны.

### VII.

Школы процветаютъ. Канка-гусн (писатели, преданные принципамъ витайской науки) дользуются почетомъ. Страна быстро нодвигается впередъ въ дѣлѣ умственнаго развитія, въ предѣлахъ, ясно и точно указанныхъ государственной властью. Границы всего отмежеваны и указаны, даже знанію и литературѣ. Опека государства на всемъ, на всемъ слѣды Китая.

Многочисленныя сочиненія канкагуси сдівлали свое дівло. На протяженій цівлых стольтій они внесли зерна новыхъ идей вълитературу, и японскій языкъ свонмъ развитіємъ многимъ обязанъ имъ. Ови обогатили его путемъ усвоенія большаго количества словъ, заимствованныхъ изъ Китая, необходимыхъ для выраженія новыхъ идей и понятій.

Почти одновременно же шло развите новаго рода литературы, обращеннаго непосредственно къ самому народу.

Если кангакуси писали преимущественно для привеллигированнаго класса японской интеллигенцін, если простой народъ долго пребывалълишеннымъ всякой духовной пищи, влача жалкое существованіе, то въ XVII стольтін впервые появляются писатели для народа. Грамотность народа вызвала къжизни литературу. Создается особый родълитературы. Появляется японскій романъ, пьесы и особый видъ перзін, или хайкоай.

Наряду съ этимъ, какъ уже было отивчено, порнографія мутной струей вторглась въ литературу. Основатель новой школы японской народной литературы, если и не наследоваль титула великаго писателя въ глазахъ потомства, то оно знасть его, какъ, великаго порнографа. Изъ всехъ его писаній не переводиныхъ на европейскіе языки и запрещенныхъ для изданія даже въ Японін, является приличной только одна книга: собраніе ходячихъ разсказовъ объ его сотоварищахъ, слагателяхъ хайкоай. Но эта популяризаціи было не изъ удачныхъ... Вообще вымыслу, художественной фантазіи въ рамжахъ романа не везло въ Японін въ XVII въкъ.

1.00

Гораздо болбе почетное мъсто занимаютъ дътскія сказки, появившіяся въ это время и сметенныя съ лица земли волною европейской. цивилизаціи.

Лучшія силы писателей сосредоточились въ народной драмъ. Въ этомъ области появляется крупная фигура талантиваго писателя Цикамацу — Мондзае-люнъ. Японцы сравнивають его съ Шекспиромъ. Астонъ находить подобное сравненіе "дѣломъ празднымъ по существу". Японскій Шекспиръ, по мяѣнію Астона, показываеть лишь одно, а именно, какое несовершенное мѣрило прилагается въ Японіи къ сужденію объ искусствъ".

Въ области поэзіи, достигшей витеть съ развитіемъ *танка* краткости и скатости, появился новый родъ или зайкой. Хайкой состоитъ всего изъ трехъ строфъ (въ пять, семь и пять слоговъ), напр.:

> О, старый прудъ! Скачуть лягушки въ него— Всплески воды!

Однако, и въ этой условной области стика появились свои артисты, какъ Мацу Басія и его ученвки. Они очистили хайкой отъ вульгарности и сдъдали новый родъ поззіи соперникомъ стараго танка. Сочиненіе кайкой считалось легкимъ дъломъ. Большая часть ихъ наполнена такими темными намеками, что они не поддаются пониманію непосвященнаго иностранца. Это своего рода поэтическіе ребусы", нуждающіеся въ прозаической разгадкъ и комментаріяхъ.

> "Въ Міндера ворота Я бъ котват постучать,— Луна этого дня"

Комментарій: "Какъ красивъ должно быть, пейзажъ у храма Міндера въ лунную ночь, подобную этой! Я хотътъ бы быть тамъ, чтобы посмотръть на него.

Полонъ такими же неясными намеками недосказанныхъ словъ и прозанческий хайбунъ, отличающийся отъ обыкновенной прозы, лишь сжатостью и краткостью.

Одновременно съ этимъ культивировалась кіока, или сумасшедшая поэзія — юмористическая и вульгарная варіація танка, гдів игра двухсмысленныхъ словъ приводитъ въвосторгъ истаго японца. Остановиться на этомъ литература, конечно, не могла. И уже въ XVIII стольтіи намізчается, новая струя.

Изученіе китайских в наукт достигло высшаго предъла. Идти дальше въ этомъ направленіи значило въчно жевать одну и ту же жвачку. Кангакуся пережили сами себя. Философія Чжу-Си нашла себъ поклонниковъ и протестантовъ. Вагакуся (послъдователи національныхъ ученій) вступили въ борьбу съ кангакуся. Завязался долгій споръ, цълая распря. Во всемъ опекавінее страну правительство поступило тогда по собственному рецепту: сіогунъ запретиль всъ какія бы то ни было философскія ученія, кромъ ученія Чжуси и его послъдователей".

И просто, и мило!

Но стогуить не спасть этимть отъ паденія мудрость кангакуся. Ихть вліянію наступалть конецть. Японія начинала сознавать сквозь дрему, что какть ни хорошть Китай, но у страны должно быть нічто свое, національное.

ХІХ вѣкъ выдвигаетъ ряды писателей и талантовъ—красу и гордость японской литературы. Таковъ: Сонто Кіоденъ, Кіокутей Бакинъ, Дзипенся Ивку, Сіопсуп, Сайкаку и др.—Сонто Кіоденъ считается отцомъ художественнаго романа. Кіокутей Бакинъ и ученикъ Кіодена—столпы японской литературы. Онъ написалъ до 300 произведеній, при чемъ его знаменитая въ Японіи "Исторія восьми собакъ" является очень длинной исторіей въ стихахъ и занимаетъ... 106 томовъ.

Астонъ даеть такую характеристику этому писателю. Первой отличительной чертой таланта Бакина является плодовитость и изобрътательность. "Количество и разнообразіе удивительныхъ событій, которыми переполнены его романы, пожалуй, имъютъ мало себѣ подобнаго. Съ другой стороны, его недостатки такъ же ярки, какъ и заибтны его достоинства. По отношению къ массъ событій, которыми онь наполияеть страницы своихъ романовъ, онъ столько же прибъгаеть къ своей памяти, сколько и изобрътательности и, что хуже всего, онъ постоянно переходить границы возможнаго въ такой мфръ, которая испытываеть терпъніе самаго снисходительнаго читателя. Очень часто примъняется deus ex machina въ образъ духа, демона или сверхъестественно одареннаго человъка. Его моральные идеалы принадлекъ обыкновенному условному типу го времени и страны, являясь продуктомъ итийскихъ ученій, привитыхъ на японской очвъ. Способность его очерчивать характеры крайне ограничена и очень напоминаеть намъ портретную живопись Японіи. У него мало или даже совствъ итть юмора, и его остроуміе, главнымъ образомъ, основывается на игрѣ словъ". "Пафосъ, который находять японцы въ его произведеніяхъ, не можеть тронуть европейскихъ читателей, котя они не остаются нечувствительными кътому же самому въ произведеніяхъ другихъяпонскихъ писателей".

Тъмъ не менъе сами японцы и ихъ историки литературы видять въ Бакинъ писателя, имъющаго много "сходственныхъ чертъ съ Шекспиромъ". "Имъ восхищаются, говорять они, не только женщины и дъти, купцы и крестьяне. Даже образованныхъ людей его сочинения часто доводять до слезъ или до смъха и заставляютъ скрежетать зубами, или потрясать руками".

Съ именемъ безшабашнаго кутилы Дзантенся Икку соединяется представленіе, какъ автора Хнозарукиче. ("Палочка-лошадь").

Не совътуя людямъ съ целомудренными вкусами читать этотъ романъ, Астонъ отмечаеть его яркость, образность, живое остромие бытовыхъ сценъ и потокъ всепроникающаго юмора.

Инку рветь всё путы старины и рутины. Это настоящій реалисть въ дурномъ и хорошемъ смыслё.

Такого же направленія держался Сюксуй въ своихъ романахъ изъ быта низшаго класса.

Этими писателями положено начало изученю человъческаго сердца, его страстей и склонностей. Поворотъ отъ старины до историческаго романа из реализму.

### VIII.

Паденіе сіогуната, возстановленіе власти микадо, хартія вольностей и раскр'янощеніе страны—все это сильно отоявалось на литературів. Въ ней наступаетъ весна и небывалое оживленіе. Задавленная бакуфу, скованная различными эдиктами и полицейской опекой, національная мысль, словно птица, выпущенная изъкліти расправляетъ крылья, готовясь къ свободному полету.

Желанный часъ воли, наконецъ, наступилъ.

Потокъ новыхъ европейскихъ идей, понятій и нев'тданныхъ новшествъ хлынулъ съ запада въ замкнутую страну. Идеть лихорадочная работа мысли. Переводы европейскихъ писателей широкой волной нахлынули въ литературу.

Политическая жизнь вызываеть одно за другимъ періодическія изданія. Въ 1872 году выходить первая въ Японіи газета. Въ 1894 году объявлена свобода слова, и въ журнальномъ мірѣ закипѣло небывалое оживленіе. Страна справляла праздникъ свободы.

"Времена исполнились". Свободная отъ опеки японская литература хранить свъжія зерна, готовыя пустить здоровые ростки. Но это дело будущаго, и для нихъ еще не настало времени писать исторію.

Новые писатели, питомцы запада — уже подвергии вдкому осужденію ходули старой школы. Они выдвинули особый родъ исжусства—политическій романь, пользующійся въ обществъ, недавно призванномъ къ политической жизни, особымъ вниманіемъ. Таковъ напр., романъ Судо Нансуй "Дама новаго типа". Героиня его молочница. Для европейскаго читателя въ выборѣ такой героини нъть ничего особеннаго; наобороть, для японца это звучить резкимъ протестомъ новизны противъ плесени старины, молоко не употредавлось вр пища вр Японін и считалось, въ силу в жовых предразсудковъ, запретной пищей. Это романъ будущаго, съ геронней, читающей Спенсера, состоящей членомъ женскаго клуба и разсуждающей о правахъ женщины...

Въ области языка идеть также громадная работа въ сиыслъ замъны грамматическихъ правилъ инижнаго языка грамматикой разговорнаго, такъ ръзко отличающихся другь отъ другого.

Токутаро и Кода На-Романы Одзаки считаются образцомъ новаго стиля. Одновременно съ этимъ идутъ работы по изученію прошлаго страны. Если еще сравнительно недавнее время критика смела соответственно касаться милыхъ японской душт легендъ и фактовъ старины, въ настоящее время делаются серьезныя попытки отръпить факты прошлаго отъ вымысла. Наступаеть время критики первыхъ и ихъ источниковъ. Образцы англійской поэзін дали сильный толчокъ японскимъ поэтамъ. Появляются стихотворенія новой формы. Попытки рифмованнаго стиха, вопреки самымъ свойствамъ японскаго языка, не привели ни къ чему, но вліяніе европейскихъ образцовъ и ихъ переводовъ привлекли общественное вниманіе. Возникли оживленные споры между сторонниками новой и старой школъ. Поб'єдили первые, и старые типы танка и хайкой стали отходить мало-помалу въ область преданія. Они еще живуть, но на ряду съ ними появляются такія произведенія, форма и содержаніе которыхъ всего мен'є опираются на традиціи прошлой поэтики.

Для прим'тра приведемъ одну изъ пьесъ сборника поэта Тояма "Цвъты и осение листья":

"Въ твин сосенъ угеса крутого, скадистаго Этотъ вечеръ опять бамбуковая флейта слышна. То рыбакъ ди какой молодой, утвивющій сердце (свое Отъ скорбей міра, жгучихъ какъ соль, какъ водо- (росль моря? Свётить ди мёсяцъ, иль тьма налегла, ему мадо (заботы: Изъ вечера въ вечеръ въ тёнь сосенъ приходитъ (опъ

И въ звукахъ бамбуковой флейты его Переливы слышны, говорящіе намъ о страданіяхъ [любви.

Дни прошли сътого, какт царедворцы властителя [этой страны Вдёсь имёли ночную пирушку, по брегу морскому (блуждая.

Между тёмъ какъ по небу плыла луна осени, держа Свой кристально сіяющій путь,— Когда флейта рыбачья впервые услышана была. Дня прошли съ того, какъ властителя нашего дамы, Привязвания овою для прогулокъ веселую лодку, [веселилися вдёсь,

Музыку лютней влатыхъ согласуя своихъ Съ пъсней бриза, шумящаго въ соснахъ утеса,— Когда флейта рыбачья впервые услышана была.

Общій выводъ Астона таковъ, что японская литература находится въ полосъ своего поступательнаго роста. ХХ въкъ долженъ принести для нея многое. Буддизиъ и китайскія моральныя и религіозныя идеи использованы въ конецъ. Старыя дрожжи перебродили, но христіанству предстоить еще положить свой отпечатокъ на литературу XX Btra. "Предшествующая религіозная исторія націи приготовила Яповію для принятія высшей формы религіи. Буддизмъ не мало послужилъ къ тому, чтобы воспитать идеалы святости, человъколюбія и отръшенія отъ мірскихъ діль. Конфуціанство дало высокіе, хотя, быть можеть, извращенные, нравственные идеалы и сравнительно раціональную систему философіи. Синтоизиъ училь благогов'внію предъ могуществомъ боговъ, сотворившихъ міръ и управляющихъ вселенной и людьми. Но ни одна изъ этихъ религій не въ силахъ была сама по себ'в удовлетворить запросамъ сердца, души и ума японской націи".

Христіанство, хотя и въ болѣе раціоналистической формѣ вѣры, чѣмъ та, которая преобладаетъ въ Европѣ, должно сдѣлать прочные усиѣхи въ Японіи. Это дѣло будущаго, но и въ настоящее время начало новаго важнаго движенія пробудившейся къ умственной жизни страны уже ясно намѣчено.

Готова почва для будущихъ посъвовъ и жатвы, о которыхъ будущему историку японской литературы предстоитъ сказать гораздо болъе и обстоятельные.

Новое зданіе строится, и начала конца созилательных работь еще не видно.

Ник. Н-въ.

## С. Ф. Либровичъ. Царь въ плъну. Историческій очеркъ. Спб. 1904.

Живо написанный очеркъ г. Либровича переносить читателя къ одной изъ любопытнъйшихъ эпохъ въ жизни Московскаго государства-къ эпохъ "смутнаго времени", столь богатой всякаго рода загадками и противоръчіями. Сверженіе съ престола Василія Шуйскаго и конецъ его царствованія служить началомъ одного изъ интереснъйшихъ эпизодовъ. Самъ по себъ эпизодъ этотъ съ его вижшней стороны очень незначителенъ; но онъ пріобрътаеть совершенно лной характеръ, если отнестись къ нему вдумчиво и изъ-за бледной дентральной фигуры Василія Шуйскаго попытаться глубже заглянуть въ взаимоотношеніе двухъ родственныхъ и сосъднихъ государствъ, въ ихъ судьбу, для которой дальнъйшую самъ по себъ незначительный эцизодъ сыгралъ роковую роль, явившись, такъ сказать, вознеличенія одной и паденія началомъ другой...

Царь Московскій Василій Шуйскій свержень и заточень въ монастырь. Ніть на Руси царя Шуйскаго, но существуєть инокъ Чудова монастыря. Но этому иноку, таящему

н подъ монашеской одеждой гордые замыслы, суждено еще играть иную роль. Его ждеть вившнее и внутреннее унижение Быть можеть, въ то самое время, когда гордые заимслы его, его надежды на возстановленіе утраченнаго "вънца и бармъ Мономаха" были возможны для приведенія въ исполненіе путемъ подкупа и золота, Шуйскаго по просьбъ бояръ, присягнувшихъ Владиславу, везуть сначала въ Сиоленскъ, потомъ въ Варшаву. Развънчанный царь московскій является своего рода трофеемъ для "покорителей" Москвы. Онъ жалокъ, этоть лысый старикашка съ редкой бородкой, съ красными бегающими глазами, въ платьф, сшитомъ на королевскій счеть, и ведеть онъ себя совствиь не по царски. Онъ чувствуетъ себя жалкимъ пленикомъ и униженно кланяется и униженно молить о пощадь. Въ характеръ Шуйскаго всего менъе было героическаго, прямого, открытаго. Такіе люди, чувствуя за собою силу и власть, могуть быть деспотами, а чувствуя свое унижение и безсилие, становятся овцами, хотя бы и въ волчьей шкуръ. Дряхлый и взявшій оть жизни уже все, Шуйскій боится, однако, не позора, не униженій, — этихъ правствейныхъ пытокъ, томленій для гордаго духа, а только смерти. Униженный и оскорбленный, онъ хочеть только жить, только влачить еще дни среди самой тяжелой обстановки. Болъе года влачить онъ такіе дни въ Варшавъ подъ "почетной и свободной стражей и, наконецъ, его постигаеть то, что постигаеть всель людей и чего болъе всего боялся Шуйскій-

Эпиводъ конченъ. Развънчанный боярами и русскимъ народомъ царь московскій, хотя и насильственно принявшій постриженіе монахъ-въ воображения тщеславныхъ правителей Ричи Посполитой остается "царемъ въ плену", даже тогда, когда кандидатуру на это самое царство выставиль и (она принята) королевичь Владиславъ. Возвеличение Шуйскаго не принадлежащимъ ему саномъ, удовлетворяя честолюбивымъ мечтамъ Польши, было темъ не иенъе унижениемъ Руси, отрицаниемъ правъ ея народа, отторгнувшаго Шуйскаго, наситыкой надънинь, темъ болье роковой для Польши, когда ея унія въ лицъ избраннаго Владислава казалась близкимъ и уже осуществленнымъ дъломъ. Рядъ такихъ не тактичных поступковъ со стороны Сигизмунда, какъ "плъненіе Шуйскаго", какъ величаніе его титуломъ Московскаго царя, униженіе въ немъ именно этого сана, привело къ послъдствіямъ, всъмъ хорошо мзвъстнымъ. Дороги двухъ государствъ, сойдясь близко, круто разошлись.

Плъненіе царя поляками, ихъ тріумфъ кратковременный и легкомысленный, сослужили большую службу Руси, чъмъ Ръчи Посполитой. Московскій походъ расшаталь ея силы и вмъстъ съ тъмъ впервые пробудиль самознаніе русскаго народа, сплотиль его на общую борьбу за общее дъло родины.

H. H.

### И. И. Полянскій. О трехъ царствахъ природы. 220 стр. Въ текстъ 125 рисунковъ. Изданіе автора. Цъна 80 коп.

Книга эта, какъ гласитъ преднеловіе, питеть въ виду дать цъльное представленіе о каждомъ изъ трехъ царствъ природы.

Задача, согласитесь, нелегкая. И потому не удивительно что выполнена она авторомъ не вполнъ, а лишь въ той мъръ, въ какой этого можно было ждать отъ учебруководства, предназначеннаго для воспитанниковъ второклассныхъ школъ. И въ этой мере авторъ справился со своей задачей вполит удовлетворительно. Книга г. Полянскаго, хотя и не даеть никому объщаннаго авторомъ "цъльнаго представленія о трехъ царствахъ природы", но зато, соответствуя программе названныхъ выше училищъ, несомивнио, поможеть ученикамъ закръпить въ себъ понимание того, что можеть и должевъ дать вы въ школъ умелый и опытный преподаватель. Но и этого одного, пожалуй, достаточно для разсматриваемой книги, такъ какъ въ этомъ именно и заключается главное назначение начальной учебной книги.

Въ каждой изъ трехъ частей своей книги, авторъ—по возможности остается въренъ своему, однажды выработанному плану, и, "минуя второстепенныя частности, останавливается на важнъйшихъ предметахъ и явленіяхъ, описывая ихъ не только съ вившней стороны, но и со стороны ихъ внутренняго смысла, значенія и взаимной связи". И въ этомъ отношения автору одинаково удались всь три части.-Что касается до языка разбираемой книги, то со взглядомъ на него автора нельзя согласиться. Осуждая установняшійся, по его митнію, смонике ствідэтви йиноэру статакви йаридо лаконическимъ и сухимъ, г. Полянскій высказываеть вполнъ справедливую иысль, что "языкъ учебника, при простотъ его, долженъ обладать возможно большею живостью, хотя бы это было сопряжено съ нензбѣжною растянутостью;" и въ тоже время самому автору, - чего онъ, повидимому, не замѣчаеть-не удалась, къ сожальнію, попытка избъжать осуждаемой имъ сухости и внести въ изложение столь желательную въ **учебникъ** живость.

Изъ сказаннаго ясно, что вполив пригодная, какъ элементарное учебное руководство по естествознанію, книга г. Полянскаго не можетъ быть рекомендована кому либо въ качествъ книги для чтенія и самообразованія.

Издана книга вполнъ опрятно, и цъна ея не высока.

Георий Мимутъ.

# С. А. Венгеровъ. Источники для словаря русскихъ писателей. Спб. 1903.

Книга г. Венгерова является фундаментомъ для другого капитальнаго труда: словаря русскихъ писателей. Этимъ вспомогательнымъ значеніемъ, однако, далеко не исчерпывается настоящая работа, отнявшая у составителя и его сотрудниковъ болъе десяти лътъ времени.

"Источники для словаря русских писателей" имъютъ кромъ того и свое собственное значеніе. Это прежде всего цънный ключъ въ громадной сокровищницъ русской мысли,—ключъ, дающій полную возможность ознакомиться со всъмъ, что было написано даннымъ писателемъ и съ литературой о немъ.

На пространствъ пяти, въроятно, такихъ же объемистыхъ, какъ первый томъ, книгъ, онъ долженъ охватить въ алфавитномъ порядкъ фамилій писателей, всю эту литературу, отъ начала русской образованности до нашихъ двей. Тотъ, кому приходилось, работая надъ какимъ либо вопросомъ литературы, самому производить черновую работу выбора матеріала, неріздко разбросаннаго по старымъ повременнымъ изданіямъ, матеріала, затерявшагося на пространств'я многихъ леть, тоть легко пойметь и опенить всю важность и настоятельную необходимость подобнаго своднаго труда для лицъ, прибъгающихъ къ его помощи, и всю массу кропотливой, медленной и далеко не интересной въ своихъ частностяхъ работы, которую пришлось вынести составителю и его сотрудникамъ. Эту работу, ея пользу, опънило и второе отдъление Академіи Наукъ, пришедшее на помощь своими матеріальными средствами для осуществленія настоящаго изданія.

Для читателей, желающихъ систематически и подробно ознакомиться съ двятельностью какого либо писателя, съ литературой о немъ, способствующей уясненію значенія его произведеній, настоящій ключъ будетъ также несомивино полезенъ, хотя пользованіе имъ будетъ сильно затруднено твиъ обстоятельствомъ, что въ общирной литературь, напр., хотя бы о такомъ писатель какъ Гоголь, (одинъ перечень статей о немъ

занимаеть около нечатнаго листа мелкаго шрифта), ключь даеть указаніе на матерівлы, въ достоинств'в котораго читателю приходится самому разбираться. Поэтому не можемъ не высказать пожеланія, чтобы за окончаність "источниковь для словаря русскихъ писателей," составитель выпустиль бы отдъльнымъ изланіемъ спеціально для большой публики указатель литературы, т. е. наиболье важныхъ статей о болье или менве извыстных русских писателяхь. Такой указатель несомивно принесеть пользу и даже настоятельно необходимъ, хотя, конечно, цъли и задачи "источниковъ для словаря" и последняго, очевидно, совершенно различны.

Можно только отъ души пожелать, чтобы настоящее изданіе, на печатаніе одного перваго тома котораго потрачено нізсколько літь, быстро бы двинулось впередъ, и лицамъ, близко заинтересованнымъ самымъ изданіемъ, поскорте бы получилась возможность имъть полный ключъ къ русской литературть на пространстві нізсколькихъ столітій.

Выходъ второго тома, однако, не смотря на объщание составителей и редактора, до сихъ поръ замедляется...

Николай Носковъ.





### Географія.

Съверо-американскія пустыни. Фауна и флора пустынь сильно отличаются отъ растительнаго и животнаго міра богатыхъ водою мъстностей (хотя не слъдуетъ думать, что въ пустынъ всегда скудно развивается жизнь). Своеобразныя климатическія условія пустынь оказываютъ также огромное вліяніе и на образъ жизни людей. Обитатели пустынь ведутъ жизнь номадовъ и занятіе жителей всегда, если только возможно какое либо хозяйство—разведеніе скота. Рихардъ Доджъ, работающій при Колумбійскомъ Университет в Нью-Іоркъ, сообщаетъ въ Извъстіяхъ Американскаго Географическаго Общества свои наблюденія надъ вліяніемъ условій жизни въ пустынь на людей, причемъ онъ главнымъ образомъ имъетъ въ виду пустыни Съверной Америки. Большою частью ландшафты пустынь чрезвычайно монотонны. По виду и характеру поверхности Доджъ различаетъ три категоріи пустынь; къ первой категоріи относятся мъстности скалистаго характера, изъ которыхъ вътеръ вымелъ весь рыхлый матеріалъ; затъмъ идутъ песчаныя пустыни и, наконецъ, адобе-пустыни; адобе-рыхлое образование изъ тонкихъ обломковъ каменныхъ породъ, покрываетъ гораздо большую площадь американскихъ пустынь, чемъ песокъ. Рельефъ ландшафта сильно

мъняется; такъ, напр., въ Новой Мексикъ и Аризонъ поднимаются горныя цъпи на 3000—5000 футовъ надъ общимъ уровнемъ мъстности.

Кому въ первый разъ приходится черезъ пустыню, того проъзжать охватываетъ впечатлъніе величія и свободы; на душу любителя природы ландшафтъ пустыни вовсе не производитъ угнетающаго дъйствія. Поразительная красота и гармонія красокъ трудно поддается описанію. Отсутствіе живого зеленаго цвъта растительности скоро перестаетъ Красные, коричневые, поражать. желтые тона пустынь дъйствуютъ успокаивающе и ласкаютъ глазъ; они такъ различны по своимъ оттънкамъ и интенсивности, что не перестаютъ привлекать вниманіе своимъ разнообразіемъ. Особенностью пустынь является прежде всего значительное колебаніе температуры на протяженіи однихъ сутокъ, которое въ пустынъ "Deserts Lands" въ Соединенныхъ Штатахъ достигаетъ 60° по Фаренгейту.

Для защиты отъ палящихъ лучей солнца необходимо носить платье изъ толстой ткани. Кто носить легкое платье, тотъ сильно страдаетъ и отъ солнечнаго зноя днемъ, и отъ низкой температуры ночью. Въ пустыняхъ, однако, нътъ недостатка въ укрытыхъ мъстахъ, гдъ въ тъни могъ бы отдохнуть человъкъ; и именно здъсь контрастъ между температурой раскаленной зноемъ сол-

нечныхъ лучей почвы и прохладной почвы въ затъненномъ мъстъ гораздо ръзче обнаруживается, чъмъ во влажныхъ мъстностяхъ. Другая особенность пустынь, которая сначала едва ли обращаетъ на себя вниманіе—это полное отсутствіе всякаго запаха. Послъ долгаго пребыванія въ пустынъ эта вездъсущность запаховъ во влажныхъ мъстностяхъ непріятно дъйствуетъ на наше обоняніе.

Неоднократно говорилось о необыкновенной остротъ зрънія обитателей пустынь; она зависитъ прежде всего отъ ясности атмосферы пустынь, но Доджъ замъчаетъ здъсь, что жители пустынь развиваютъ свое зръніе путемъ долгаго упражненія и часто горькаго опыта и лишь послъ этого они получаютъ способность правильно и точно наблюдать предметы, что почти не дается человъку, не привыкшему къоптическимъ условіямъ пустынь.

Путешествіе по пустыннымъ обособенными ластямъ связано СЪ трудностями; но туземцы умъютъ удивительно точно оріентироваться по различнымъ признакамъ въ этихъ, повидимому, бездорожныхъ мъстностяхъ и легко достигаютъ цъли. Обитатели пустынныхъ областей Соединенныхъ Штатовъ-индъйскія племена—такъ сроднились съ особенностями климата и почвы пустынь, что уже съ трудомъ переносятъ жизнь въ мъстностяхъ, богатыхъ растительностью. Жилища въ пустыняхъ устраиваются преимущественно такъ, чтобы дать защиту отъ вътра и песка. Адобе американскихъ пустынь даетъ для этого прекрасный строительный матеріаль, который по своей прочности и постоянству не оставляетъ желать ничего лучшаго. Во время дневного жара въ жилищахъ держится пріятная прохлада.

Характеръ обитателей съверо-американскихъ пустынь извъстенъ всюду своими высокими качествами; хотя естественныя условія создаютъ грубый образъ жизни, люди тамъ отли-

чаются драгоцънными качествами: мужествомъ и честностью,

Самый большой глетчерь свыта. Высочайшую альпійскую горную цъпь земли представляютъ Гималаи, образующія границу между верхней Индіей и Тибетомъ. По высотъ своихъ гребней и отдъльныхъ вершинъ, поглубинъ и дикости долинъ, по размърамъ своихъ фирновыхъ полей и глетчеровъ Гималаи превосходятъ всь другія горныя цьпи земли; здъсь встръчаются картины мощнаго величія, но по красотъ они далеко стоятъ позади нашихъ европейскихъ альповъ. Высочайшія вершины находятся въ среднихъ Гималаяхъи на границъ Непала и въ западныхъ Гималаяхъ, на границъ между Кашмиромъи Тибетомъ. Здъсь въ цъпи Мустакъ поднимается Дапсангъ, достигающій 8619 метровъ и такимъ образомъ послъ Гауризанкара въ Центральныхъ Гималаяхъ (8839 метр.) эта вершина вторая по высотъ въ свътъ. Въ этой же цъпи Мустакъ находится также и длиннъйшій изъ всъхъ глетчеровъ: глетчеръ Бальторо. Этотъ потокъ массъ льда течетъ внизъ съ цепи Мустакъ и иметъ при поперечникъ въ среднемъ въ  $1^{1/2}$  километра—длину въ 50 километровъ. Множество малыхъглетчеровъ справа и слъва спускаются изъ ущелій и со склоновъ и сливаются съ нимъ, отчего на поверхности главнаго глетчера можно замътить длинныя полосы щебня и валуновъ, такъ называемыя срединныя (промежуточныя) морены. Окончаніе глетчера закрыто огромными массами щебня, валуновъ обломковъ горныхъ породъ. Впрочемъ, это встръчается и у всъхъ другихъ глетчеровъ Гималаевъ, по чему они имъютъ такой невзрачный Снъжная бълизна альшйвелико-СКИХЪ глетчеровъ или лъпный синій цвътъ льдовъ, который наблюдается въконцълъта у глетчера Розенлауи (Бернъ) у верхняго Гриндельвальдскаго и Ронскаго глетчера, здъсь замъчается ръдко. Изъ огромныхъворотъ, образованныхъ льдами глетчера, вырывается могучій потокъ глетчерной воды. Окружающіе горные склоны ужасающей крутизны. Горныя тропы идуть на высоть не ниже 5000 метровъ, слъдовательно, выше той границы, которой достигаетъ пикъ Манблана.

### Астрономія.

Радій и кометные хвосты. Изслъдованіе явленій радіоактивности въ послъднее время привело ко множеству неожиданныхъ результатовъ. Не проходитъ и мъсяца безъ того, чтобы не появилось какое либо поразительное открытіе изъ области радіоактивныхъ веществъ. Въ радівмы, очевидно, натолкнулись на такой видъ матеріи, который безпощадно разоблачаетъ всъ тайны, упорно скрывавшіеся другими видами матеріи. Это вещество, кажется, призвано потрясти теоретическія основы физики и химіи и въ корнъ измънить наши воззрънія на сушность силъ мірозданія.

Открытія въ области радіоактивности готовы, повидимому, бросить неожиданный свътъ на загадочное явленіе кометныхъ хвостовъ. До сихъ поръ все еще остается неръшеннымъ вопросъ, какимъ образомъ возникаютъ кометные хвосты и изъ чего они состоятъ. Принимая во вниманіе законы мірового тягот внія мы должны заключить, что кометы должны быть очень легки. Они могутъ состоять лишь изъ весьма легкаго вещества. Въ противномъ случав кометы могли бы вызывать страшныя пертурбаціи въ движеніи планетъ и неподвижныхъ звъздъ. чего до сихъ поръ не наблюдалось. Наоборотъ, масса кометъ и ихъ притягательная сила такъ незначительна, что онъ сами легко уклоняются отъ своего пути. Если вся комета обладаетъ незначительной массой, то хвостъ ея, повидимому, состоитъ изъ легчайшаго вещества. Это замътно по его нъжному прозрачному виду, легкой подвижности и свойству раздъляться на два или три пучка. Много загадокъ легко разръшается. если предположить, что ядро кометы состоитъ изъ радія или другого радіоактивнаго вещества, высылающаго лучи. Такое предположение и было сдълано Чарльзомъ Вернономъ Бойсомъ, прочитавшимъ подробный докладъ о своей гипотезъ осенью прошлаго года на собраніи Британской Ассоціаціи. Какъ извъстно, среди различныхъ видовъ лучей, высылаемыхъ радіемъ, существуютъ такъ называемые альфа-лучи матеріальной природы, состоящіе изъ гелія и способные въ короткій промежутокъ времени распространяться на огромное разстояніе. Эти лучи вполнъ могутъ объяснить значительную длину кометныхъ хвостовъ; вслъдствіе же своей скорости распространенія они обладають такимь количествомъ живой силы, которая дала-бы имъ возможность преодольть солнечное притяженіе, не испытывая искривленія. Въ дъйствительности-же кометные хвосты часто имъютъ кривую форму, но большей частью хвостъ отклоняется въ противоположную сторону отъ солнца.

Если предположить, что солнце обладаетъ даже незначительнымъ электрическимъ зарядомъ, тогда легко понять это отклоненіе и образованіе хвоста позади кометнаго ядра. -Но радіоактивныя вещества посылають и другіе виды лучей, которые также отклоняются электричествомъ, въ зависимости отъ различной скорости своего распространенія должны испытывать отклонение въ различной степени. Такимъ образомъ легко можно объяснить образование двухъ, трехъ и болъе пучковъ кометнаго хвоста. Свъченіе же хвоста при предположеніи его радіоактивной природы — понятно само собой. Спектральныя линіи кометнаго свъта также получили-бы простое объясненіе и не пришлось бы прибъгать къ предположеніямъ процессовъ горънія или электрическихъ разрядовъ на кометахъ. Радій обладаетъ способностью приводить въ свътовое колебаніе частички окружающихъ его газовъ; такимъ образомъ, если гипотеза подтвердится, у насъ окажется способъ узнавать путемъ спектральнаго анализа природу веществъ мірового пространства, черезъ которое пробъгаетъ наша состоящая изъ радія комета.

Предположеніе Бойса вполнъ опирается на теорію недавно умершаго русскаго ученаго Бредихина, считавшагося самымъ выдающимся изслъдователемъ кометъ. Бредихинъ оставляетъ неръшеннымъ вопросъ о физико-химической природъ кометъ. Онъ разсматриваетъ прежде всего механическую сторону этого явленія.

Всъ наблюденія и вычисленія приводять къ тому выводу, что изъ кометнаго ядра истекаютъ потоки весьма мелкихъ частицъ въсомой матеріи, чрезвычайно разр'яженной и распавшейся на атомы и молекулы. Эти частички выбрасываются кометнымъ ядромъ по направленію къ солнцу, но какой-то неизвъстной по своей природъ силой, исходящей отъ солнца, отбрасываются назадъ и образуютъ кометный хвостъ. Бредижинъ разсматриваетъ главнымъ образомъ путь и формы движенія такихъ отброшенныхъ частицъ. Всъ различныя формы кометныхъ хвостовъ могутъ быть объяснены изъ различныхъ видовъ движенія частицъ. Эти частицы, обладая различной массой, должны были получить различную начальную скорость и должны испытывать разное отклоненіе подъ вліяніемъ отталкивательной силы солнца. Изъ этого различія въ формъ путей частицъ можно теоретически вывести всъ различные виды кометныхъ хвостовъ, что и сдълалъ въ дъйствительности Бредихинъ, исходя изъ точныхъ вычисленій, собственныхъ наблюденій и опираясь лишь на законы механики. Но не только видъ кометныхъ хвостовъ, а и наблюдаемыя

въ нихъ полосы, сгущенія, волнообразныя линіи и другія явленія поддаются объясненію при предположеніи, что хвосты кометъ состоятъ изъ подвижныхъ матеріальныхъ частицъ. Что кометные хвосты не есть просто свътовое явленіе, а дъйствительно матеріальной природы—это доказываетъ спектральный анализъ, обнаружившій въ кометныхъ хвостахъ присутствіе различныхъ элементовъ и химическихъ соединеній.

Если теперь сопоставить эту механическую теорію Бредихина съ гипотезой Бойса, то мы сразу увидимъ ихъ полное согласіе. Эти частицы, движенія которыхъ точно прослъдилъ и вычислилъ русскій изслідователь, есть согласно Бойсу ни что иное какъ "эманація" радія, матеріальная природа которой стоить внъ сомнънія. Между тъмъ, лишь эта гипотеза можетъ объяснить, какимъ образомъ вообще возразмъры можны такіе огромные кометныхъ хвостовъ, потому что только радіоактивныя вещества способны высылать безчисленные легіоны частицъ, не истощаясь въ поддающееся наблюденію время.

### Медицина и Гигіена.

Потребленіе мышьяка жителями 20ps. Въ іюльской книжкъ журнала "Нъмецкій Альпійскій Въстникъ" дълается сообщение объ этомъ еще мало изученномъ обычаъ. Цъль потреблемышьяка горными жителями приблизительно такая, какъ при потребленіи кока, а въ нъкоторыхъ случаяхъопіума и гашиша. Обитатели горъ утверждаютъ, что пріемъ мышьяка значительно облегчаетъ восхожденіе на горы и веселить ихъ. Всъ наблюденія показывають, что эта цъль дъйствительно вполнъ достигается. Можно считать установленнымъ, что при неблагопріятныхъ условіяхъ человізкъ погибаетъ отъ 0,1 грамма мышьяка: во всякомъ случать большая доза уже безусловно

опасна. Однако, горные жители пріучаютъ себя къ пріему четырехъ и больше десятыхъ грамма мышьяка. способовъ Относительно пріема мышьяка и вообще самой привычкъ трудно получить свъдънія, такъ какъ потребители мышьяка держать употребленіе этого средства вътайнъ, отчасти изъсуевърныхъсоображеній, отчасти опасаясь судебнаго преслъдованія, т. к. закономъ воспрещается храненіе мышьяка частными лицами. Извъстно только, что при восхожденіи на горы жители или берутъвъ ротъ кусочекъ мышьяка и медленно сосутъ его какъ леденецъ, или уже въ видъ порошка посыпаютъ хлѣбъ или сало и въ такомъ видъ съъдаютъ. Начинаютъ пріучать себя къ мышьяку обыкновенно съ ничтожныхъ количествъ, около сотой доли грамма, и пріемы возобновляють время отъ времени втеченіе нѣсколькихъ недѣль Уже при этомъ наблюдается значительное облегчение при восходъ на горы. Постепенно доза возрастаетъ. Удивительно наблюдать, какъ такіе потребители мышьяка съ тяжелымъ грузомъ легко восходятъ на крутизны, не испытывая ни мальйшаго стъсненія въ дыханіи. Приходилось наблюдать людей, достигшихъ глубокой и здоровойстарости, которые при каждомъ восхожденіи принимали почти полъ грамма этого яда. Большею частью пріемы совершаются безъ соблюденія какихъ либо правильныхъ промежутковъ при началъ каждаго путешествія по горамъ. Нізкоторые же сообразуются при пріемахъ съ фазами луны и при ущербъ луны сокращаютъ дозы до минимума или даже вовсе пріостанавливають пріемы. - Замъчаются ли вначалъ слабые симптомы отравленія, неизв'єстно, т.к. употребленіе мышьяка тщательно скрывается отъ посторонняго глаза. Во всякомъ случать разъ индивидуумъ пріучилъ себя къ яду и продолжаетъ пріемы не въслишкомъкрупныхъ размърахъ-уже не наступаетъ никакихъ вредныхъ явленій, и люди цвътущемъ внъшнемъ видъ поль-

зуются дъйствительно хорошимъ, продолжительнымъ здоровьемъ.

Потребленіе алкоголя и боевая готовность войскъ. Интересные опыты надъ физіологическимъ вліяніемъ алкоголя на успъшность стръльбысолдать были продъланы недавновъ шведской арміи. Въ книгъ, опубликованной капитаномъ Beugé Boy. ("Alkoholis inverkau pa skjutförmogaus)" собраны всв добытые результаты. Для систематизаціи результатовънаблюденій врачами была выработана особая градуированная таблица, на которой между прочимъ наглядно должны были обнаружиться результаты такъ называемаго умъреннаго потребленія алкоголя. Упражненія начались точной стръльбой батальона на дистанцію въ 300 метровъ, причемъсолдатамъ выдавалось опредъленное количество алкоголя. Стрълки обнаружили при этомъ значительное поспособности опредълять (глазомъръ). Сообразно дистанцію съ этимъ доля попаданія оказалась на добрыхъ 60% ниже обычнагоуровня. Слъдующая проба была. произведена на скорой и выдержанной стръльбъ взводовъ сначала при трезвомъ состояніи солдатъ, затъмъ при "алкоголизованномъ". нъкотораго времени, когда дъйствіе алкоголя совершенно проходило, опыты повторялись. Затъмъ опредъленная доза (34 до 45 грам.) выдавалась солдатамъ наканунъ дня стръльбы вечеромъ для того, чтобы опредълить вліяніе незначительнаго потребленія спирта, а также и при болве продолжительныхъ промежуткахъ времени между моментомъ принятія спирта и стръльбой. Въ обоихъ случаяхърезультатъ въ существенномъ оказался одинаковымъ: вліяніе алкоголя обнаруживалось томъ, что люди при опредъленіи выказывали неувърендистанцій ность и по отдачъ приказанія стрълять приходили въ нервозное состояніе, затъмъ переставали выдерживать промежутки и переходили къ безпорядочной стръльбъ. Любопытното, что большая часть людей была того мивнія, что имъ удалось отличиться, и только "неповрежденное" состояніе мишеней послѣ убѣждало ихъ въ безславномъ результатъ. Резюмируя результаты опытовъ, шведскій авторъ приходить къ выводу, что при потребленіи алкоголя, какъ умъренномъ, такъ и сильномъ, замъчается временное повышение подвижности войсковых вчастей и активности ихъ, такъ называемой воинской "отваги". Съ другой стороны, происходить весьма значительное, понижение способности суждения и сообразительности. Такъ какъ при современныхъ войнахъ рукопашныя схватки въ значительной мъръ отходятъ на второй планъ, уступая свое значение дальней стръльбъ, то въ военномъ смыслъ потребление алкоголя солдатами должно быть признано вредящимъ дълу и поэтому совершенно отброшено.

### Палеонтологія.

Находка скелета ископаемаго кита въ Венгріи. Музей Королевскаго Венгерскаго Геологическаго Института, какъ сообщаетъ "Австрійскій Рыболовный Въстникъ", обогатился единственной въ своемъ родъ во всемъ свътъ палеонтологической находкой: это полный скелетъ ископаемаго кита (Aulocetus) изъ той до-дилувіальной эпохи, остатки обитателей которой въ немногихъ отдъльныхъ уцълъвшихъ частяхъ можно найти въ музеяхъ Брюсселя и Болоньи. Скелетъ ископаемаго кита быль найдень въ Борболіи при копаніи ямы для обжигательной печи и принесенъ въ даръ Геологическому

Институту. Скелетъ помъщенъ въ кораблеподобномъстеклянномъ ящикъ и имъетъ въ длину 7 метровъ при ширинъ въ 1,6 метра. Въ геологическомъ отношении представляетъ 
интересъ то обстоятельство, что въ Борболіи, мъстонахожденіи скелета, 
еще на три метра глубже внутри 
земли былъ найденъ скелетъ ископаемаго оленя, по строенію повидимому близкаго къ оленьимъ родамъ , 
водящимся въ Остъ-Индіи.

### Техника

Регистрирующій корабельный компасъ. Журналъ "Technische Rundschau" сообщаетъ объ изобрътеніи французомъ Гейтомъ компаса, который каждую минуту автоматически отмъчаетъ направленіе иглы. Такимъ образомъ при помощи этого прибора морякъ можетъ вполнъ точно опредълить путь своего корабля за какой либо промежутокъ времени. Компасный кружокъ покоится на стальномъ острів, которое другимъ своимъ концомъ упирается въ каплю ртути. Компасная карта, снабженная розою вътровъ, несетъ по наружному краю серебряную стрълку, соединенную посредствомъ тонкой проволоки съ источникомъ электричества. Металлическій футляръ компаса имъетъ нъсколько изолированныхъ другъ отъ друга отдъловъ. Каждую минуту происходитъ замыканіе тока, который пробъгаетъ черезъ ртутную каплю, стрълку и отдълъ футляра и на бумажной дентъ, расположенной снаружина соотвътственномъ мъстъ, искрой пробивается отверстіе, которое такимъ образомъ отмъчаетъ направленіе пути каждую минуту.





На каждый вопрось нужно прилагать по 2 семикопъечных вмарки, для справокъ. Оборотныя стороны письма просимъ оставлять чистыми.

Подписчику 28 льтъ.—Главное леченіе при вашей бользии заключается исключительно въ правильномъ образъ жизни. Пища не должна быть обильна, кофе, крвикій чай н пряности совсемъ нельзя употреблять. Ужинать умеренно. Мяса вообще есть поменьше. Спать не много и не лежать въ постели безъ надобности. Постель не должна быть мягкой, а одвяло-слишкомъ теплымъ. Ночью чаще мочиться (если сами не пробуждаетесь, пусть будять другіе). Кром'в того, примънять тепловатыя ванны и обмыванія. Затыть, избытать уединенія. Полезень также умъренный мускульный трудъ и умственный (языки, математика). Соблазняющаго чтенія следуеть избегать. Соблюдая эти правила, при небольшой силъ воли, можно скоро вылечиться отъ бользии. Бракъ при вашей бользии совствъ не преступление, напротивъ, онъ часто "показуется", какъ говорить медицина, чтобы дать естественное удовлетвореніе половымъ потребностямъ. Во всякомъ случав, помните, что отчаяваться нечего: сила воли и трудовой, умъренный образъ жизни скоро вернутъ вамъ утраченныя силы.

Свящ. Торопову.—О шлюцках обратитесь въ мастерскую Кепке (Спб., Вас. о-въ), сошлитесь на нашу рекомендацію. Вамъ вышлють каталогь.

Г. Матюнину.— "Всеобщая Исторія" Дюрюн выйдеть въ отдёльную продажу въ декабръ. Цъна будеть рубля 2 р. 50—3 р. за всъ 3 тома.

Г. Чижикову.—Изъващего вопроса не видно, на какихъ основанияхъ вы хотите попасть въ университеть, по экзамену эрълости или аттестату дух. семниарін (1-го разр. съ экзаменомъ въ университетъ-Юрьевскомъ, Томскомъ и Варш.). Если по аттестату зрелости, то вамъ нужно пріобрести гимивзическія руководства, принятыя въ той гимназін, гдѣ вы думаете держать экзаменъ. Въ вольные слушатели университетовъ поступають безъ экзамена (но нужно состоять на государственной службы). Будучи вольнымъ слушателемъ, можно переходить съ курса на курсъ, держа переходные экзамены. Но полныя права можно получить, только сдавъ экзаменъ эрелости, --- и тогда, по общему правилу, вольнослушатель даже старшихъ курсовъ, сдавъ экзаменъ эрълости, долженъ опять начинать съ І курса. Только по особымъ ходатайствамъ ему могутъ зачесть пребываніе на иладшихъ курсахъ.

Отвъть г. Юркову. "Возможно- ли отвести судебнаго следователя отъ производства имъ следствія на томъ основанія, что следователь съ обвиняемымъ находится, какъ хорошій знакомый въ прекрасныхъ отношеніяхъ".

"Везпристрастіе,—говоритъ П. В. Макалинскій въ своемъ "Практическомъ руководствъ для суд. слъд". ч. П, стр. 57, одно изъ самыхъ главныхъ условій правильнаго производства слъдствія; оно должно выражаться не только въ равно внимательномъ отношеніи къ фактамъ, представляющимся противъ и за подсудимаго, къ свидътелямъ и другимъ доказательствамъ обвиненія и оправданія, но и въ равномъ обращенін, какъ съ обвиняемымъ, такъ и съ другими участвующими въ дълъ лицами. Даже мало того, чтобы слъдователь былъ безпристрастенъ, нужно еще, чтобы обвиняемый не имълъ никакихъ данныхъ заподозритъ его въ пристрастіи; желательно, чтобы обвиняемый смотръръ на слъдователя съ полнымъ довъріемъ".

Въ цёляхъ осуществленія этого безпристрастія, подсудимому дано закономъ право отвода следователя, но этимъ правомъ воспользоваться можно лишь въ томъ случаё, когда между следователемъ и участвующими въ дёлё лицами (въ томъ числё и съ обвиняемымъ) существуютъ отношенія, могущія поколебать его безпристрастность. Эти отношенія точно опредёлены закономъ и перечислены именно въ 600 ст. уст. уг. сул. и заключаются въ следующемъ:

- 1. Если следователь, его жена и родственний, (въ примой линіи безъ ограниченія степени, а въ боковыхъ линіяхъ родственники первыхъ четырехъ степеней и свойственники первыхъ трехъ степеней) являются лицами заинтересованными или участвующими въ дёлъ.
- 2. Если следователь состоить опекуномъ одного изъ участвующихъ въ деле лицъ,

или если кто нибудь изъ нихъ (судья или это лицо) управляетъ дълами другого.

3. Если следователь или его жена состоять по закону ближайшими наследникамя одного изъ участвующихъ въ деле лицъ. или же имеють съ кемъ либо изъ нихъ тажбу.

Во всехъ этихъ случаяхъ, на основаніи 273 ст. у. у. с. следователь можеть быть отводинъ обвиняенымъ, какъ и частнымъ обвинителемъ или гражданскимъ истцомъ. Независимо отъ сего, следователь, при на-личности одной изъ вышеуказанныхъ прпчинъ, обязанъ (ст. 274) самъ себя устранить отъ производства следствія и допести о томъ суду. Отводъ предъявляется самому следователю, и Окружный Судъ или Прокуроръ не имъють права принимать такіе отводы. Впрочемъ, по силъ 275 ст. и предъявление отвода не останавливаетъ пронзводства следствія отводимымъ следоватетелянъ до решенія Судомъ вопроса объ основательности отвода. Онъ обязанъ продолжать следственныя действія, ибо основной принцепъ следствія тоть, что оно должнобыть производимо со всевозможною скоростью".

Хорошія отношенія между сл'єдователемъ и обвиняемымъ, такимъ образомъ, не служать поводомъ въ отводу.

C. N-0.





### О новомъ человѣкѣ.

Б. Фуссъ.

Въ прошломъ году вышло въ свътъ оригинальное сочинение Д-ра Хіальмара Кьеленсона (Hjialmar Kjölenson) на нъмецкомъ языкъ "О счастіи и новомъ человъкъ". Оно даетъ необходимыя познанія, способствующія удовлетворенію естественнаго стремленія сердца къ счастію, причемъ Гёте выдвигается какъ представитель новаго человъка, живущаго сердцемъ. Результатомъ чтенія каждой главы этого сочиненія является жизнерадостное настроеніе духа для полнаго удовлетворенія сердца. Таковъ отзывъ нъмецкой печати объ этомъ сочиненіи.

Я остановлюсь на главъ "О новомъ человъкъ", которая даетъ намъ довольно полное представленіе о томъ, какъ авторъ понимаетъ счастіе и новаго человъка, и буду говорить словами самого автора.

Онъ опредъляетъ, что постоянное счастіе есть продолжающееся состояніе довольства своимъ сердцемъ, будь онъ движимо радостью или отягчено горемъ. Это довольство бываетъ тогда, когда мы живемъ въ полномъ согласіи съ нашимъ сердцемъ. Проходящими моментами

счастія являются ощущенія радости, соединенныя съ удовлетвореніемъ потребностей души и тѣла. При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что всякое наслажденіе души есть вътоже время и тѣлесное наслажденіе, и наоборотъ (Спенсеръ и другіе).

Самое важное въ жизни знать, что именно вполнъ удовлетворяетъ душу, и этимъ пользоваться. Главнъйшее правило житейской мудрости должно состоять въ томъ, чтобы постоянно внимательно прислушиваться къ голосу нашего существа и такимъ образомъ знать, что нашему я нужно и что ему не пригодно.

Второе правило жизни должно имъть въ виду желать всегда только то, что соотвътствуетъ нашему существу, и внъ этого не искать ничего. Надо преисполниться стремленіемъ быть самимъ по себъ. Поэтому мы должны строго наблюдать, чтобы въ мысляхъ и дъйствіяхъ не отдаляться отъ нашего я, чтобы мы такимъ образомъ не дробили свою жизнь предметами намъ чуждыми и даже намъ противными.

Digitized by Google

Къ сожалвнію, въ насъ существуетъ наклонность постоянно удаляться отъ того, что ближе всего нашей душъ. Въ этомъ виновата страсть души къ разнообразію. Всего труднъе въ жизни находить себя въ самомъ себъ, т. е. познать самого себя. Мы должны привыкнуть какъ можно чаще быть у себя дома, т.е. оставаться при едва внятныхъ движеніяхъ души. Наше сердце это нашъ рай, но мы постоянно даемъ выгонять себя изъ него. Въ сутолокъ жизни почти всъ теряютъ свою внутренную сущность. Никогда не слъдуетъ заниматься многими дълами, а только тъми, которыя прямо или косвенно служатъ желаніямъ сердца. Тутъ нуженъ опытъ: многое сперва кажется заманчивымъ, но впослъдствіи имъетъ противоположные результаты.

Третье правило состоить въ самообразовани въ томъ смыслъ, чтобы душа и тъло функціонировали всегда въ единствъ. Въ настоящее время въ образованномъ классъ людей этому единству грозить односторонняя дъятельность, т. е. дъятельность преимущественно умственная. Чъмъ дальше мы отдаляемся отъ сердца, тъмъ пустыннъе жизнь.

Наконецъ, четвертое правило требуетъ, чтобы отдаваться всъмъ существомъ предмету, который разъ нами признанъ необходимымъ для насъ. Такая цълостность дъйствія ведетъ къ тому, что даже незначительная работа доставляетъ намъ въ своемъ родъ полное удовлетвореніе. Въ этомъ смыслъ говоритъ Гёте: "Я зналъ людей, которые были счастливы только потому, что они были всецълы; даже незначительный человъкъ, если онъ всецълъ, можетъ быть счастливъ и въ своемъ родъ совершененъ".

Итакъ мы видимъ, что цъль всъхъ руководящихъ правилъ жизни— это земное благостояніе отдъльной личности, индивида, — это жизнь для сердца вмъсто существующей и те-

перь жизни для пріобрътенія богатства, высокаго положенія, славы или жизни для религіи, для человъчества.

Индивидуалистъ тотъ, кто живетъ только для своего сердца согласно разуму, не для тщеславія. жизни---быть счастливымъ злъсь на землъ. Это должно быть евангеліемъ будущаго въ области науки жизни. Индивидуализмъ-это господство собственнаго вкуса и воли при всякой дъятельности, особенно при образъ жизни. Индивидуализмъ —это евангеліе радости, любви къ жизни. Новый человъкъ далекъ отъ господства страстей надъ его я. Такое господство разрушило-бы нашу свободу и достоинство и превратило бы душевную гармонію нашего я въ мученіе. Только слабый человъкъ, учитъ Гёте, получаетъ свою судьбу, сильный же самъ создаетъ ее себъ. Индивидуализмъ имъетъ цълью свободу, достоинство и счастіе какъ отдъльной личности, такъ и остальныхъ людей \*).

Различіе между старымъ иновымъ человъкомъ состоитъ главнымъ образомъ въ различіи воззрънія на достоинство вещей. Новый человъкъ цънитъ все славу, науку, искусство, богатство, чувства, знакомства, государство, религію, въ той мъръ, въ какой оно прямо или косвенно благотворно для души. Слъдовательно, онъ цънитъ все съ точки зрънія питательности для сердца, потому что высшее благо — въ счастіи сердца.

Изложивъ такимъ образомъ взгляды автора на счастіе и новаго человъка, я остановлюсь еще на послъдней главъ "Виды на будущее". Тутъ приходится, къ сожалънію, ска-

<sup>\*)</sup> Такой индивидуализмъ, именно основанный на любви къ жизни и, стало быть и къ ближнему, вполнъ допустимъ и вполнъ правствененъ. Но, въдь, "люби ближняго своего, какъ самого себя" и "поступай съ другими такъ, какъ ты бы желаль, чтобы поступали съ тобой", какъ давно намъ извъстна эта истина! Въ чемъ же тутъ новое?!.. Ред.

зать, что авторъ, начавши въ сочинени своемъ за здравіе, кончилъ за упокой.

Въ этой послъдней главъ онъ убъждаетъ, что цъль истинной культуры должна состоять въ созданіи людей типа Гёте съ его мыслями и настроеніемъ, съ его цълью жизни. Словомъ, слъдованіе Гёте должно новымъ культомъ, новымъ евангеліемъ интеллигенціи. Гёте долженъ постепенно сдълаться "тайнымъ царемъ" человъчества, т. е. онъ долженъ своей жизнью и своими сочиненіями сдізлаться правителемъ нашего сердца, мышленія и дъятельности. Для осуществленія этого авторъ требуетъ, чтобы школы стремились подготовить этотъ новый идеалъ бытія; чтобы въ каждой школъ и частной квартиръ было изображеніе Гёте на видномъ мъсть; чтобы въ болье крупныхъ центрахъ были библіотеки сочиненіями Гёте и другихъ подходящихъ къ нему писателей; чтобы были странствующіе учителя (должно быть, апостолы) для распространенія воззръній Гёте на жизнь и, наконецъ, чтобы совершались ежегодныя обширныя паломничества въ Веймаръ (гдъ жилъ Гёте).

Увлеченіе автора почти религіознымъ культомъ Гёте до того дико, что не заслуживаетъ возраженій. Положимъ, Гёте одинъ изъ величайшихъ писателей, но зачъмъ же "ломать стулья", зачъмъ же создавать культъ Гёте? Авторъ приводитъ цитату изъ Грильпарцера, которая гласитъ: "Кто не поклонникъ Гёте, тому нътъ мъста на нъмецкой землъ". Если это сопоставить съ взглядомъ автора, что Гёте долженъ быть "тайнымъ царемъ" не только нъмецкой земли, но и всего человъчества, и если, затъмъ, принять во вниманіе, что едва ли все человъчество, кромъ развъ нъмцевъ. приметъ культъ Гёте, -- то открывается грандіозная перспектива будущемъ: выселеніе человъчества съ земного шара. На снисхождение

автора разсчитывать нельзя: нъмцамъ, не поклоняющимся Гёте, нътъ мъста на земль, то и остальное все человъчество должна по-СТИГНУТЬ безпошадная такая же участь за непризнаніе Гёте "тайнымъ царемъ". Тутъ нътъ никакой утопіи, потому что если авторъ могъ додуматься до такого культа и нашелъ сочувствіе въ своемъ отечествъ, то онъ можетъ додуматься и до способа выселенія невърующаго въ Гёте человъчества на Луну или Марсъ хотя бы на аэростатахъ.

Въ изложенной выше главъ "О новомъ человъкъ" авторъ высказалъ много дъльныхъ мыслей о счастіи. Нельзя не согласиться съ нимъ, что полное счастіе не мыслимо для человъчества безъ жизни сердца въ обширномъ смыслъ слова, но знаемъ мы это давно, потому что давно намъ завъщано, "любить ближняго, какъ самого себя", жаль только, что въ концъ концовъ авторъ въ послъдней главъ "Виды на будущее" окончательно низводитъ эту любовь исключительно до взаимныхъ отношеній мужчины и женщины. Эта любовь возводится авторомъ въ особый культъ. Онъ го-. воритъ, что при правильномъ примъненіи благъ міра сего выясняется, что нътъ на землъ ничего болъе цъннаго, какъ сердце, преисполненное. любви и страсти. Этотъ взглядъ, говоритъ онъ, составляетъ кульминаціонный пункть міровоззрънія. Этотъ взглядъ, повторяетъ онъ, есть основное воззръніе новаго человъка и главное его различіе отъ стараго человъка. Словомъ, въ культъ такой любви авторъ видить счастіе человъчества, а въ Гёте — представителя этой любви. Нельзя не согласиться, что такой культь, очень пріятенъ и, очень возможно, придется по вкусу многимъ еще "новымъ" людямъ. Не даромъ давно твердятъ, что измецъ обезьяну выдумалъ.

Борись фуссь.

# • ПЛОВЕЦЪ.

Бълою чайкой надъ гладью лазурной Легко и свободно мой парусъ летитъ, Пъснею воли, и нъжной, и бурной, Просторъ необъятный немолчно шумитъ.

Въ звукахъ той пѣсни и синемъ сіяньи Надъ сердцемъ нѣтъ власти юдоли земной: Смутно въ далекомъ, неясномъ мерцаньи Затеплился вѣчности лучъ предо мной.

Звуки той пѣсни то глухо стихаютъ,

Ихъ гулъ поглощаетъ просторъ голубой,

Тихій ихъ ропотъ надеждой ласкаетъ,

И дышетъ побѣды въ немъ сладкій покой.

То вдалекъ просыпаются волны

Таинственной силы, враждебной и злой,

Кръпнутъ, ростутъ и, величія полны,

Гремятъ непреклонной и мощной грозой.

Этой предвъчной борьбы колебанья
Владъютъ всесильно моею душой,
Моря я слышу глухія стенанья,
И парусъ несется въ дали голубой...

Борись фуссь.



## Satis.

## психологическій этюдъ.

#### **Г.** Јенкеля.

— Довольно, довольно... Не говори ты мнъ, ради Бога, о широкой пользъ, объ обществъ, о ближнихъ, о беззавътномъ трудъ и тому подобныхъ прекрасныхъ прописныхъ истинахъ, Михаилъ Александровичъ. Все это всъмъ давно извъстно и, какъ всякій труизмъ, всъмъ давно наскучило.

— Да успокойся же, наконецъ, Сигизмундъ Павловичъ. Въдь это, право, ни на что не похоже. Вотъ уже два дня ты на себя не похожъ, вчужъ глядъть жалко. Успокойся, пожалъй себя. Ну, скажи на милость, откуда у тебя такая хандра? И такъ внезапно! Что случилось?

— Вотъ въ томъ-то и дѣло, Михаилъ Александровичъ, что ты съ своимъ вѣчнымъ оптимизмомъ и чисто ребяческою — прости — наивностью не хочешь понять меня. Ничего не случилось, никакой хандры у меня нѣтъ, но пойми, мнѣ тяжело, тяжело, тяжело...

— И это говоритъ врачъ, — добродушно разсмъялся Михаилъ Александровичъ, жизнерадостный, плотный блондинъ съ смъющимися голубыми глазами и пышною курчавою шевелюрою. Яркій румянецъ игралъ на его полныхъ щекахъ, а сквозь полуоткрытыя губы виднълись два ряда безукоризненно ровныхъ бълыхъ зубовъ. Отъ него въяло здоровьемъ.

-- Ну, скажи на милость, какой ты врачъ! Тебъ ли хандрить, тебъ ли убиваться въ какой-то безотчетной тоскъ по тебъ самому невъдомой причинъ? — продолжалъ Михаилъ Александровичъ, закладывая ногу на ногу и удобнъе усаживаясь въ мягкое кресло. — Чего тебъ не хватаетъ? Все у тебя, кажется, есть. Ты молодъ, всего четыре года какъ великолъпно окончилъ курсъ въ университетъ, написалъ диссертацію, скоро будешь докторомъ медицины. Ты человъкъ обезпеченный, здоровый, молодой... Жена у тебя, ну, да не мнъ ее хвалить. Самъ знаешь, что я едва съ тобой, дружище, не разошелся на въки, когда узналъ, что Варвара Федоровна выходитъ за тебя. Теперь это, конечно, все прошло; но два года тому назадъ, въ день твоей свадьбы, я чуть пуливъ лобъ себъ не пустилъ. Чего же тебъ еще надо?

— Послушай, Михаилъ, вѣдь это ни на что не похоже. Тебѣ бы только балагурить и смѣяться!—въ сердцахъ отвѣтилъ Сигизмундъ Павловичъ и нервно зашагалъ по кабинету.

Это былъ высокій брюнетъ лѣтъ 27—28; на видъ, впрочемъ, онъ казался старше. Причиною тому была немного сгорбившаяся, сутуловатая фигура и довольно рѣдкіе на вискахъ волосы, мѣстами уже начинавшіе серебриться. Неправильное, но симпатичное и чрезвычайно блѣдное лицо его, обрамленное черною бородкою, судорожно подергивалось. Въ большихъ темныхъ глазахъ сверкалъ лихорадочный блескъ. Когда онъ шагалъ по комнатъ, вся фигура его порывисто вздрагивала. Казалось, онъ былъ сильно взволнованъ.

Подойдя вплотную и остановившись предъ самымъ кресломъ собесъдника, онъ устремилъ на Михаила Александровича упорный взоръ и, какъ бы пронизывая товарища насквозь, заговорилъ скороговоркою:

— И за что только я люблю тебя? Въдь вотъ ты не можешь и не хочешь понять меня. Да, не хочешь и не хочешь. А еще называешься другомъ! Пойми-другомъ, а не пріятелемъ. Съ пріятелемъ я и говоритьбы не сталъ. А то ты... Въдь ты знаешь всю мою жизнь, въдь мы выросли и учились вмъстъ, и страдали и радовались вивств. И ты, ты, умный человъкъ, естественникъ и практикъ, ты понять меня не хочешь! Пойми же, наконецъ, что такъ продолжаться не можеть; я не вынесу долъе этой въчной пытки. Что дълать? Скажи, что дълать?-проговорилъ съ полнымъ отчаяніемъ Сигизмундъ Павловичъ. Лицо его въ эту минуту выражало нечеловъческое страданіе.

Михаилъ Александровичъ только улыбнулся. Не спѣша скрутивъ папиросу и закуривъ ее, онъ удобнѣе улегся на своемъ креслѣ и процѣдилъ сквозъ зубы.

— Тебъ просто надо отдохнуть,

разсъяться. Самобичеванія ни къ чему не поведутъ. Вспомни, братъ, въдь не въ первый же разъ мнъ приходится слышать отъ тебя такія рвчи, быть свидвтелемъ твоего отчаянія, твоей тоски. Но это, братъ, все гниль. Послушайся меня: возьми отпускъ, брось на мъсяцъ книги и работу, забудь о своихъ паціентахъ, забудь обо всемъ въ міръ и поъзжай себъ съ Богомъ въ имъніе къ женъ. Отдохнешь, человъкомъ будешь. А то разрюмился и раскисъ, какъ старая баба. Все это, братъ, нервы и нервы. Не миъ говорить это тебъ, доктору. Ну, чего ты на меня такъ уставился? Да ты не слушаешь меня вовсе!

И дъйствительно, СигизмундъПавловичъ въ эти минуты мыслью былъ далекъ отъ своего друга. Глядя на него, онъ, казалось, не замъчалъ собесъдника. Между бровей залегла глубокая складка, и глаза Сигизмунда Павловича подернулись мутною поволокою.

— Да ты меня вовсе не слушаешь, —повторилъ Михаилъ Александровичъ. —Знаешь что? — прибавилъ онъ чрезъ минуту. — Одъвайся-ка и поъдемъ куда-нибудь за городъ. Вечеръ прелестный, ночь будетъ дивная, лунная. Возьмемъ лодку, проъдемъ по Волгъ, а затъмъ махнемъ въ "Аркадію" ужинать. Полно тебъ затворникомъ-то сидъть. Ну, братъ, живъе поворачивайся, allons!

— Нътъ дружище, отъ этого

уволь.

— Нътъ, не уволю и не отстану отъ тебя, пока ты не сдълаешь по моему. Если не послушаешься меня, то, даю тебъ слово, сейчасъ же двинусь отсюда на вокзалъ и телеграммой вызову Варвару Федоровну. Это, наконецъ, ни на что не похоже.

— Этого ты не сдълаешь.

--- А вотъ и сдълаю. Что тебъ, 70 лътъ что-ли? Маршъ, одъвайся. И чего это, прости Господи, жена-то твоя глядитъ? Какъ она оставила тебя здъсь одного, на все лъто, въ этомъ душномъ городъ, одного безъ

присмотра, безъ ухода, даже безъ прислуги! Вотъ они и сказываются, твои кухмистерскіе объды! А еще докторъ, медикъ, чортъ бы тебя побралъ!

Михаилъ Александровичъ бросилъ недокуренную папиросу и поднялся.

— Жаль, что завтра приходится увзжать по двламъ въ Ярославль. А то бы я тебя растормошилъ, кисляй ты этакій! Я-бъ тряхнулъ стариной, и ты-бы забылъ всю свою хандру отъ сытаго бездвльничанья.

— Вотъ что, любезный Михаилъ Александровичъ, я тебя попрошу оставить свои совершенно неумъстныя шутки. Онъ—не умны. Да и лучше всего будетъ, если ты меня оставишь теперь въ покоъ. Тебъ нужно укладываться, а не ъздить по "Аркадіямъ".

— Ну, это, брать, дудки!

— Нътъ, не дудки, а дъло. Мнъ что-то очень нездоровится, и я лучше сейчасъ лягу. Вотъ приму брому и постараюсь уснуть.

— "Вольному воля!" — замътилъ Михаилъ Александровичъ и взялся за шляпу. — А лучше послушался-бы меня. Брось ты всю эту чепуху и поъдемъ. "Жизнь на радость намълана".

— Какая ужъ тамъ радость! Нѣтъ, братъ, лучше убирайся-ка ты по добру, по здорову, а то я еще, пожалуй, и тебя заражу своимъ сплиномъ.

По всей въроятности, предположение Сигизмунда Павловича не на шутку встревожило его жизнерадостнаго пріятеля. Михаилъ Александровичъ взялъ съ друга слово, что тотъ безъ дальнихъ околичностей ляжетъ, и напъвая "Прощаюсь, ангелъ мой, съ тобою", черезъ пять минутъ безпечно выпорхнулъ изъквартиры доктора.

Замкнувъ за пріятелемъ двери, Сигизмундъ Павловичъ остался одинъ. Ночь быстро спускала на землю свои темные покровы. На западъ едва догорала заря, и гулъ, доносившійся все время съ улицы,

сталъ утихать. Луна уже успъла взойти, и первые ея лучи робко проскользнули въ обширный, довольно богато обставленный кабинетъ доктора.

Сигизмундъ Павловичъне закрылъ отвореннаго въ палисадникъ окна, взялъ кожаную подушку и прилегъ на диванъ.

Въ вискахъ у него стучало, голова была горяча, онъ порою вздрагивалъ какъ бы въ ознобъ. Въ груди что-то ныло. Мрачныя, неотвязныя мысли преслъдовали Сигизмунда Павловича. Онъ сдълалъ неимовърное усиліе, чтобы отогнать ихъ, но это было безполезно.

— Довольно, довольно! — твердилъ ему внутренній голосъ. — Довольно этой никому не нужной, безцъльной и вмъстъ съ тъмъ столь мучительной ломки! Довольно этихъ жгучихъ страданій.

Онъ закрылъ глаза, пытаясь думать о другомъ, до боли жадно ища забыться, уснуть. Но сонъ бъжалъ отъ него. Стоило ему закрыть глаза, какъ передъ нимъ точно живая воскресала картина сегодняшопераціонномъ операціи: на столъ лежала молодая прекрасная женщина, мать двухъ крохотныхъ малютокъ. Ее только что захлороформировали, и онъ, Сигизмундъ Павловичъ, вмъстъ съ своимъ помощникомъ, и фельдшеромъ, уже приступить къ роковому хотълъ разръзу. Чрезъ комнату отъ операціонной находился отецъ больной, блъдный, измученный старикъ, съ мольбою глядъвшій на докторовъ и сидълокъ и нъмымъ взоромъ, кажется, вопрошавшій ихъ, есть ли надежда на спасеніе его единственной радости въ жизни. Старикъ. повидимому, готовъ былъ отдать весь остатокъ дней своихъ за то, чтобы спасти дочь, сохранить ее для бъдныхъ крошекъ-внучатъ, недавно лишившихся отца-кормильца.

Сигизмундъ Павловичъ зналъ все это, какъ зналъ и то, что операція не вернетъ больной здоровья, а лишь на короткое время оттянетъ неизбъжный роковой конецъ. Онъ случайно зналъ исторію этой женщины, зналъ всъ детали ея семейной жизни, зналъ, что ея смерть прикончитъ отца, зналъ, что ждетъ ея крошекъ.

И онъ былъ безсиленъ что либо измънить во всемъ этомъ. Никогда безцъльность всъхъ этихъ неимовърныхъ страданій цълаго ряда существъ, ни чъмъ неповинныхъ въ постигшемъ ихъ горъ, не вставала передъ нимъ такъ ярко, какъ сегодня, никогда онъ въ такой мъръ не сознавалъ всего ничтожества своей медицины, именуемой наукою, никогда онъ самъ такъ не волновался предъ операціею, какъ сегодня. Собравъ всъ свои силы, онъ сдълалъ все отъ него зависящее: операція прошла блестяще, но черезъ часъ послъ нея больная умерла въ горячечномъ бреду, призывая къ себъ дътей, старика отца и недавно умершаго мужа.

Сцена послъдняго свиданія отца съ умиравшею дочерью заставляла доктора и сейчасъ еще содрогаться, при одномъ о ней вспоминаніи.

И сколько подобныхъ смертей видълъ онъ на своемъ въку, во время недолголътней своей практики, на столько однако въ общемъ блестящей, что онъ 28 лътній врачъ, успълъ уже стяжать себъ громкую извъстность! Сколько предсмертныхъ стоновъ, мучительныхъ агоній, лихорадочной борьбы за право жизни, это жалкое, сомнительное право, слышалъ и видълъ онъ! И сознавать при этомъ свою собственную слабость, свое полное безсиліе, свое полное невъжество!

Сигизмундъ Александровичъ, видя, что тъ-же неотвязчивыя думы попрежнему душатъ его и что ему все равно не уснуть, поднялся, принялъ брому и сталъ ходить взадъ и впередъ по комнатъ. Шаги его глухо отдавались въ пустой квартиръ, гдъ, кромъ него, теперь не было никого. Зажегши затъмъ лампу, докторъ

взялъ книжку толстаго ежемъсячника и началъ читать обозръніе послъднихъ событій на Дальнемъ Востокъ. Онъ думалъ отвлечь свои мысли и заглушить въ себъ неотвязчивую душевную боль, но образы умирающей больной и судорожно всхлипывавшаго у ея изголовья старика-отца неотступно стояли передъ нимъ, временами смъняясь еще болъе мрачными картинами переполненныхъ лазаретовъ съ корчившимися на койкахъ тяжело ранеными изувъченными и умиравшими солдатами. Онъ живо представлялъ себъ, какъ стонутъ и мучаются въ предсмертной агоніи эти несчастные, сами не знающіе, за что имъ приходится такъ тяжко страдать, за что ихъ, сильныхъ, здоровыхъ, жизнерадостныхъ, мечтавшихъ вернуться по окончаніи службы къ своимъ семьямъ и вновь приняться за обычное дъло, обрекли на страданія и безц'альную, никому не нужную, мучительную смерть. Читая о геройскихъ подвигахъ самоотверженія солдатъ и матросовъ, Сигизмундъ Павловичъ подумалъ, какая культурная и нравственная сила безцъльно гибнетъ въ лицъ столькихъ богатырей! И никогда, никогда еще всъ ужасы войны, этого подлаго пережитка глубокой старины, когда люди походили на звърей и не сознавали себя еще людьми, не рисовались ему еще съ такою поразительною, ужасающею рельефностью.

Машинально схвативъ карандашъ докторъ почти безсознательно отмътилъ на поляхъ книги слово "satis" \*) и дважды подчеркнулъ его. Затъмъ онъ поднялся изъ-за стола и вновь сталъ ходить по комнатамъ. Въ городъ было теперь совсъмъ тихо. Лишь изръдка съ окраинъ доносился глухой вой собаки или слышалось отдаленное громыханье запоздалой телъги по булыжной мостовой.

<sup>\*)</sup> по латыни "довольно".



Луна выплыла изъ-за быстро несшихся по небу тучъ, и матовый блескъ ея засеребрилъ кусты и деревья въ саду. Лучи ея заглядывали и въ рабочую комнату доктора, падая прямо на висъвшій противъ окна большой портретъ суроваго не стараго еще человъка, покойнаго отца Сигизмунда Павловича. Какъ то невольно взоръ доктора скользнулъ по портрету. Сигизмундъ. Павловичъ слабо улыбнулся: онъ нашелъ, чъмъ отогнать тяжелыя, давившія его думы.

Ему вспомнились годы его ранняго дътства, когда были еще живы его родители. Онъ мысленно увидалъ себя въ обширномъ саду старинной усадьбы копающимся въ пескъ крохотнымъ мальчуганомъ. Какъ онъ боялся и какъ въ то-же время любилъ этого въчно суроваго и вмъстъ съ тъмъ мягкосердечнаго человъка съ длинною бородою и громкимъ басомъ! Какъ онъ любилъ, когда отецъ бралъ его на плечи и носилъ по саду своего милаго, славнаго мальчика! Вспомнилось доктору, какъ однажды отецъ велълъ привести на дворъ маленькую лошадочку и, усадивъ на нее сынишку, сталъ водить ее по двору! Какъ ему, маленькому пятилътнему всаднику, было весело и какъ озабоченно слъдила за этою ъздою его добрая, въчно больная, хилая мать, видимо, боясь какого-то несчастья!

Помнитъ онъ и долгіе зимніе вечера въ освъщенной большой висячей лампой дітской, гді было такъ много игрушекъ и гдв около маленькой кукольной кроватки постоянно возилась его добрая, теперь тоже уже давно умершая сестренка Анеля. Отъ воспоминаній о сестръ Сигизмундъ Павловичъ перешелъ къ мысли о смерти родителей, которые умерли вскоръ за нею, одинъ за другимъ, почти непосредственно. Впрочемъ, онъ не присутствовалъ при смерти матери. Онъ тогда былъ уже въ гимназическомъ пансіонъ,

въ Харьковъ. Какъ сейчасъ помнитъ онъ: за вечерними занятіями, когда сосъдъ Пътуховъ (шалопай же онъ былъ!), по обыкновенію, игралъ на стальномъ перышкв и твмъ выводилъ изъ себя Петра Ивановича, нелюбимаго дежурнаго воспитателя, вдругъ въ классъ вошелъ инспекторъ и, призвавъ къ себъ Сигизмунда Павловича съ какою-то таинственностью, шопотомъ сообщилъ ему, что мам'в его очень плохо, что нужно ъхать къ ней, сейчасъ-же, немедленно. Это было первымъ въ жизни самостоятельнымъ путешествіемъ Сигизмунда Павловича. Въ гимназію и домой на каникулы его обыкновенно отвозилъ отецъ.

Теперь мальчикъ долженъ былъ поъхать одинъ. Какъ онъ боялся этого путеществія и какъ, чисто по дътски, забывъ объ ожидающемъ его горъ, наивно радовался онъ и своей самостоятельности, и внезапному прекращенію постылыхъ классныхъ занятій, и перспективъ прокатиться! Суровая дівствительность, однако, скоро сказалась: мать онъ засталъ уже въ гробу, отца смерти. Не сознавая всего ужаса постигшаго его горя, Сигизмундъ, по совъту старой бабушки, жившей въ ихъ домъ, сталъ усердно молиться о здравіи отца и въ древнемъ костелъ за ежедневными мессами, и въ своей уютной комнаткъ одинъ въ мезонинъ. Однако, молитвы его были чисто-дътскими, рывистыми, полными глубокой ры и въ то-же время поверхностными: помолясь Богу за отца и упокой души матери, мальчикъ безпечно бъжалъ на прудъ, и тамъ черезъ десять минутъ уже раздавался его задорный, веселый смахъ среди толпы сверстниковъ, деревенскихъ мальчишекъ, пришедшихъ покататься на конькахъ и покидаться снъжками съ молодымъ панычемъ.

Крутой переломъ свершился въ душъ Сигизмунда какъ будто лишь въ моментъ смерти отца. Не смотря на продолжительную болъзнь, кончина отца поразила мальчика своею неожиданностью. Теперь только онъ понялъ всю горечь понесенной утраты, теперь только, впервые въ жизни, испыталъ успокоительное дъйствіе горячей, все забывающей молитвы. Какъ онъ былъ тогда религіозенъ! Съ какимъ жаромъ, съ какою порывистою искренностью возносилъ онъ тогда мольбы къ престолу Всевышняго о дарованіи въчнаго покоя душамъ безвременно почившихъ родителей!

Куда дъвалось теперь все это? Все, все попрано, разбито, поругано жизнью, этою суровою мучительницею, этою безжалостною мачихою, такъ много объщающею человъку въ юности и такъ мало дающею ему въ болве зрвломъ возраств. Какъ искалъчили Сигизмунда его товарищи, его учителя и наставники, наконецъ, тъ добрые родственники его покойнаго отца, въ семьъ которыхъ онъ сталъ теперь проводить свои каникулы! Издъвательствомъ, грубыми насмъшками, циничнымъ скептицизмомъ всъ эти люди разбили въ немъ скоро все то, чъмъ такъ прекрасна чистая юность. Быстро научили его лгать и лицемърить, показали ему, что въ дъйствительной жизни успъваютъ лишь ловкачи, умъющіе обходить всякія жизненныя препятствія, а не преодолъвать ихъ упорною настойчивостью и честнымъ трудомъ, объяснили ему невыгодность слушаться голоса совъсти и раскрыли предъ нимъ всъ тайники пошлаго внъшняго успъха. Въ гимназіи мальчикъ не учился, не набирался навыка къ труду, не вырабатывалъ характера, а только переходилъ изъ класса въ классъ, кое-какъ, съ наименьшею затратою силъ, лишь затъмъ, чтобы приблизиться къ желанной мечскоръе сбросить школьныя узы и окунуться во всв прелести свободной, независимой студенческой жизни.

Что дала ему средняя школа? Какъ подготовила его къ универси-

тету? Никакъ. Ни нравственной устойчивости, ни положительныхъ знаній, ни любви къ усидчивому труду, ничего этого не дала она ему. Поокончаніи курса Сигизмундъ Павловичъ, съ аттестатомъ зрѣлости въ карманъ, умълъ лишь издъваться и глумиться надъ разными вопросами, выработка которыхъ стоила человъчеству неимовърныхъ нравственныхъ мученій и потоковъ пролитой крови, умълъ хвастаться своиндиферентизмомъ, критиковать всъхъ и вся, умълъ требовать отъ жизни неимовърныхъ вившнихъ благъ, но ни разу не задумывался, не имъетъ ли эта жизнь какія нибудь права на него, не несетъ ли онъ какихъ либо обязанностей передъ нею и обществомъ, среди котораго онъ жилъ и на пользу котораго ему впоследствіи придется работать. Никакихъ подобныхъ вопросовъ не возникало тогда въ душъ семнадцатилътняго юноши, уже успъвшаго вкусить отъ гибельныхъ плодовъ разнузданнаго большого города и думавшаго только о томъ, какъ бы съ наименьшею затратою силъ испытать какъ можно больше чисто-животнаго удовлетворенія своимъ низменнымъ Почти все свободное стинктамъ. время уходило у него на пьянство и безшабашные кутежи такихъ же матеріально обезпеченныхъ, какъ и онъ, товарищей. Попойки и картежная игра смінялись спортомъ, причемъ у юноши не было никого, который указалъ бы ему необходимость соблюдать мъру во всемъ. Затъмъ начались университетскіе годы. Могъ ли помянуть ихъ добромъ Сигизмундъ Павловичъ?

Едва-ли.

Почему онъ избралъ именно медицинскій факультеть, а не другой? Чувствовалъ ли онъ влеченіе кътой наукъ, которая должна была потомъ, впродолженіи всей жизни, занимать, поглощать его?

На основаніи вышесказаннаго о томъ умственномъ и нравственномъ

багажъ, какой вынесъ Сигизмундъ Павловичъ изъ стѣнъ гимназіи и съ какимъ явился въ университетъ, само собою понятно, что ни о какомъ серьезномъ отношеніи къ выбору юношею призванія и р'вчи быть не могло. Стыдно было ему впослъдствіи признаваться самому себъ, что въ дълъ выбора факультета главную роль сыгралъ Михаилъ Александровичъ, товарищъ его по гимназіи и его давнишній другъ. Живая, подвижная и вмъсть съ тъмъ практическая натура послъдняго жаждала живой дъятельности, далекой отъ сухой, отвлеченной работы, къ которой всегда питалъ отвращеніе склонный къ лізни Михаилъ Александровичъ. Ни юридичеобщественныя скія и науки, ни тъмъ менъе отвлеченная математика или съ виду сухая филологія и философія не могли остановить на себъ вниманіе молодого повъсы.

Михаилъ Александровичъ записался на медицинскій факультетъ и чрезъ полгода бросилъ его, промѣнявъ на естественный, потому что, какъ говорилъ онъ пріятелю, крови и труповъ я, братъ, видѣть не могу. У Сигизмунда Павловича, записавшагося студентомъ медицинскаго факультета лишь въ угоду пріятелю и какъ бы по инерціи, этого отвращенія къ трупамъ и крови не ощущалось, и онъ остался медикомъ.

Въ сущности, это было счастьемъ для Сигизмунда Павловича: сразу съ перваго же курса былъ занятъ и сильно занятъ, а это отвлекало его отъ того бездъльничанья, къ которому онъ такъ привыкъ въ послъднихъ классахъ гимназіи. Но работа, занимая его время, мало занимала умъ юноши. Хорошее или, върнъе, сильное вліяніе на него оказали товарищи, большею частью студенты другихъ факультетовъ. Въ ихъ кружкахъ Сигизмундъ Павловичъ впервые услышалъ смълыя ръчи о невозможности животнаго прозябанія, о необходимости самоусовершенствованія и пополненія своего образованія, чтобы принести посильную пользу обществу, о такихъ идеалахъ, которыя раньше ему и во снъ не снились.

Это было на второмъ курсъ, и къ тому времени въ отношеніяхъ егокъ Михаилу Александровичу произошелъ переломъ, чуть-ли не полный разрывъ: пока тотъкутилъ и картежничалъ, Сигизмундъ Павловичъ сталъ серьезно призадумываться надъ будущимъ, уходить въ себя и помышлять о необходимости пополнить какъ можно скорве тв вопіющіе недочеты въ образованіи, которые теперь чувствовались имъ на каждомъ шагу. Настала пора Читалось все. увлеченія книгами. что попадалось подъ руку или о чемъ упоминалось въ кружкъ товарищей—студентовъ, читалось алчно, безъ системы, безъ разбору, читане столько, чтобы усвоить лось себъ смыслъ прочитаннаго и проработать его, а лишь затъмъ, чтобы не отставать отъ другихъ, считавпередовыми. Поглощалась шихся масса книгъ и брошюръ по модному тогда экономическому матеріализму, по марксизму во всъхъ его проявленіяхъ, читался Ницше, читался Владиміръ Соловьевъ рядомъ Мантегацца, Ломброзо, Суттнеръ и др. Ницше и особенно книжка М. Нордау "Вырожденіе" произвели на Сигизмунда Павловича глубокое впечатлъніе. Начинавшій тогда интересовать всъхъ Горькій съ его міросозерцаніемъ своеобразнымъ также на время увлекъ юношу, чтонашло въ себъ, впрочемъ, лишь внъшнее выражение въ синей косовороткъ, высокихъ сапогахъ и длинныхъ волосахъ, которые сталъ носить тогда Сигизмундъ Павловичъ. Но все это, какъ мыльный пузырь на слабо колеблемой поверхности соннаго пруда, быстро лопалось и улетучивалось. Недавній, повидимому, столь мощный подъемъ духа быстро смънился полною апатіею,

изъ которой Сигизмунда Павловича не могли даже пробудить обострившіяся въ то время студенческія волненія. Онъ махнулъ на все рукою, видя или, върнъе, чувствуя свое полное безсиліе, отсутствіе рѣшимости стать на ту или другую сторону, и констатируя свое въ глубинъ души полное безразличіе ко всъмъ вопросамъ, такъ сильно волновавшимъ егс товарищей. Сигизмунду Павловичу хотълось теперь лишь одного: скоръе кончить курсъ, уйти изъ университета, порвать съ неудовлетворящимъ его настоящимъ, искать спасенія въ безвъстномъ, но инстинктивно манившемъ его своею загадочностью будущемъ. объ этомъ будущемъ, о выходъ въ люди, объ окончаніи курса теперь поглотила его всего. И онъ, во имя этого стремленія, работаль сълихорадочною поспъшностью, порою доходившею до остервенънія, и, дъйствительно, достигь своей цъли: Михаилъ Александровичъ все еще сидълъ на третьемъ курсъ, никакъ не будучи въ состояніи зачесть послъдняго семестра, а у Сигизмунда Павловича былъ уже дипломъ врача cum eximia laude въ карманъ, онъ уже прикомандировался ординаторомъ въ какую-то больницу и уже сталъ составлять себъ частную практику.

Въ это время онъ встрътилъ ту, которой вскоръ затъмъ было суждено стать его женою. Какъ это случилось, какъ это могло случиться? Сигизмундъ Павловичъ наврядъ-ли былъ-бы въ состояніи дать на этотъ вопросъ мало-мальски точный отвътъ. При одномъ воспоминаніи объ этомъ періодъ жизни жгучая боль сжала его сердце. Зналъ-ли онъ свою жену, анализировалъ ли свои къ ней отношенія, старался ли понять и разгадать тв побужденія, которыя заставили ее, восемнадцатилътнюю красивую дъвушку хорошей обезпеченной семьи выйти за человъка, котораго она до того видъла раза два-три у общихъ знакомыхъ

и съ которымъ на вечерахъ протанцовала двъ мазурки и три вальса?

Сигизмундъ Павловичъ, съ перваг о же взгляда на эту дъвушку, почувствовалъ къ ней какое-то неодолимое влеченіе, въ которомъ, какъ онъ теперь зналъ навърное, не было ръшительно ничего, кромъ чувственности. Имъть успъхъ не стоило ему никакого труда, потому что самой Варваръ Федоровнъ, этому современному продукту современныхъ жизненныхъ условій, въ сущности было все равно, за кого-бы ни выскочить замужъ, лишь бы поскоръе выйти изъ подъ опеки скучнаго родительскаго дома. Ей сдълалъ первымъ предложение Сигизмундъ Павловичъ, и она вышла за него, какъ вышла-бы за всякаго другого, торый бы не быль уродомъ, имълъбы нъкоторое положение или шансы на него и принадлежалъ-бы къ порядочной семьъ.

Незадолго передъ свадьбой, состоявшейся черезъ мѣсяцъ послѣ помолвки, Сигизмундъ Павловичъ, до того увлекавшійся лишь красивою внѣшностью своей невѣсты и ея милымъ умѣньемъ слегка пококетничать, какъ то завелъ съ нею рѣчь о студенческихъ безпорядкахъ. Какъ это случилось, онъ самъ не понимаетъ; но въ тѣ минуты онъ, самъ стоя уже внѣ университета, внѣ волны,охватившей молодежь, увлекся идеями, волновавшими студенчество, и сталъ горячо и убѣжденно отстаивать интересы учащейся мололежи.

Варвара Федоровна слушала его разглагольствованія сперва довольно внимательно, но вдругь, сдълавъ наивную гримаску и подернувъ плечиками, прощебетала:

— Я васъ ръшительно не понимаю. Стоитъ волноваться изъ-за такихъ... пустяковъ. Пойдемте, я покажу вамъ свой новый альбомъ съ открытками. Это прелесть, что такое! Кузенъ Поль прислалъ его мнъ сегодня. Все цвъты и цвъты. Не

правда-ли, какъ это мило съ его стороны, что онъ преподнесъ мнѣ именно такой букетъ. Онъ знаетъ, какъ я люблю цвѣты. Allons donc, mon cher. Но что съ вами?

Если-бы Сигизмунда Павловича тогда облили ушатомъ воды, онъ изумился бы менъе, чъмъ въ ту минуту, когда невъста такъ грубо перебила его. Будто пелена спала съ его глазъ, и онъ поспъшилъ отдълаться какою-то незначительною шуткою. Варвара Федоровна однако не унималась.

 Согласитесь, мой милый, что все, что вы тамъ говорите объ этихъ противныхъ студентахъ, очень скучно. И какой кому интересъ, чего кричитъ вся эта ватага! Вотъ взгляните на кузена Поля. У нихъ въ Пажескомъ корпусъ ничего такого не бываетъ. А почему? Потому что это все джентльмены, потому что каждый изъ нихъ старается сдълаться камеръ-пажемъ и выйти затъмъ въ гвардейскій полкъ. Маіз cette societè des moujiks въ Университетъ. Нътъ, это не то. Въдь туда принимаютъ всъхъ? Нътъ, это все очень скучно.

Сигизмундъ Павловичъ въ тотъ вечеръ рано ушелъ отъ невъсты. Придя домой, онъ долго бродилъ изъ угла въ уголъ въ полномъ недоумъніи, что дълать дальше. Такой ограниченности и пошлости онъ никакъ не ожидалъ. Что это будетъ за жена, за мать, за женщина?

Въ ту ночь онъ не ложился вовсе и, кажется, впервые послъ смерти отца почувствовалъ потребность серьезно разобраться въ своихъ взглядахъ на жизнь и ея запросы. Одно ему было ясно и очевидно до боли:

Варвара Федоровна не должна стать его женою, потому что она не только его загубить, но съ нимъ и самое себя. Но какъ выйти изъ этой дилеммы, какъ разрубить гордіевъ узелъ, пока еще не поздно?

Въ четыре часа утра на письменномъ столъ Сигизмунда Павловича лежало два конверта. Въ одномъ,

съ надписью "Полиціи" на клочкъ бумаги стояло краткое и шаблонное "Въ смерти моей прошу не винитъникого".

А въ другомъ, адресованномъ на имя Варвары Федоровны, лежало письмо въ сущности такого же содержанія, какое было на первой запискъ, но только чрезвычайно пространное.

Однако, письмо это не было отослано Варваръ Федоровнъ, какъне попалъ въ руки полиціи и пакетъ съ короткою просьбою не винить никого въ смерти Сигизмунда-Павловича.

Ровно въ семь часовъ вечера слъдующаго дня Сигизмундъ Павловичъ опять сидълъ въ гостиной родителей невъсты и охотно восторгался альбомомъ открытокъ, подареннымъ Варваръ Федоровнъ еъбезупречнымъ по части манеръ, солиднымъ по взглядамъ на жизнь вылощенымъ кузеномъ Полемъ.

Чрезъ нъсколько дней состоялась и свадьба, на которой тотъ же блестящій кузенъ Поль былъ главнымъ шаферомъ распорядителемъ.

Все это теперь вновь, какъ на яву, представлялось измученному Сигизмунду Павловичу. Онъ чувствовалъстрашную физическую усталость, все тъло его ныло, и въ вискахъстучало. На душъ у него былъ сущій адъ. Съ какимъ-то бъшеннымъозлобленіемъ взглянулъ онъ на портретъ жены, стоявшій посрединъписьменнаго стола, и рука его судорожно сжалась. Было мгновеніе, когда онъ хотълъ разорвать, растоптать ногами это ненавистное ему изображеніе.

— "Довольно, довольно!" неотступно преслъдовала его одна неотвязчивая мысль, и тутъ же другой внутренній голосъ внятно шепталъ: "Не посмъешь, не посмъешь. Ты слабъ и ничтоженъ и не хватитъ у тебя силъ на это, какъ не хватило тогда, когда можно и нужно было сдълатъ". Съ глухимъ стономъ опустился докторъ на диванъ.

— Да, я слабъ, я ничтоженъ, я ничего не смогу покончить.

А нужно, нужно, нужно... Но правда ли, что я слабъ? Можетъ быть, я слишкомъ силенъ для того, чтобы покончить это позорное, гадкое существованіе.

Въдь самоубійство же слабость. Только трусъ бъжить съ поля битвы. А я не трусъ, нътъ не трусъ,

не трусъ".

Черезъ мгновеніе въ мозгу Сигизмунда Павловича блеснула мысль: "А что, если я и теперь хватаюсь за парадоксы, лишь бы замаскировать свою нервшимость, свою слабость? Въдь выгодно же увърять ·себя. что самоубійство—трусость и слабость. Нътъ, я слабъ и трусливъ, и потому всегда буду влачить это жалкое существованіе безъ цъли, безъ надежды, безъ просвъта. Да, это такъ; иначе и быть не можетъ: я дитя, въдь, восьмидесятыхъ годовъ. Что дали мнъ мои родители, кромъ слабости? Они, эти шестидесятники, ухлопали всю свою энергію на тотъ подъемъ, который характеризуетъ ихъ время. Они ничего, кромъ нервнаго безсилія, дать мнв не могли и не дали, израсходовавъ въ свое время всв умственныя, нравственныя и даже физическія силы. Всякое дъйствіе вызываетъ равное противодъйствіе. И мы, люди 80-хъ годовъ, являемся яркимъ доказательствомъ непреложности этого закона природы. Мы, блъдные, немощные люди переходнаго, слабаго времени и должны быть и не можемъ не быть безсильными. Да, это такъ, но это такъ жестоко, мучительно, такъ больно..."

И въ умъ Сигизмунда Павловича длинною вереницею стали проноситься примъры изъ жизни, изъ литературы, изъ науки, съ безпощадною жестокостью одинъ за другимъ лишь подтверждавшіе правильность его вывода.

 Мы тотъ неизбѣжный навозъ, который необходимъ для будущей, обильной богатой жатвы. Мы ничего сами не сможемъ сдълать, кромъ фатальныхъ ошибокъ. Но эти ошибки спасутъ грядущія поколінія, и въ нихъ, въ этихъ нашихъ ошибкахъ, залогъ будущаго преуспъянія. Мы безсознательно хотимъ чего-то, рвемся къ дъятельности и только пасуемъ, всюду чувствуя свою немощь. Въ этомъ безсиліи наша сила и весь смыслъ нашего существованія. Однако, почему все это такъ мучительно больно? Гдв же тутъ справедливость, да и существуетъ ли она вообще? Справедливость, справедливость...

Сигизмундъ Павловичъ нервно за-

смъялся.

Онъ всталъ съ дивана и снова подошелъ къ столу, гдъ попрежнему лежала раскрытая книга журнала съ четкою помъткою на поляхъ "Satis".

— Да, довольно, довольно, довольно, — тихо проговорилъ докторъ и подошелъ къ стънному шкафику съ разными хирургическими инструментами и лекарствами.

### — "Довольно".

На слъдующій день шторы докторскаго кабинета долго оставались опущенными. Въ квартиръ царствовала безмолвная тишина, не прерываемая ничъмъ, кромъ назойливаго жужжанія нъсколькихъ мухъ. На диванъ неподвижно лежалъ Сигизмундъ Павловичъ, повидимому, мирно спавшій. Выраженіе безмятежнаго спокойствія было разлито во всей его фигуръ. Казалось, его теперь ничего уже больше не тревожило, не волновало, и онъ сумълъ разръшить всъ мучившіе его вопросы и сомнънія.

На полу валялся пузырекъ съ многозначительною надписью "ко-каинъ".

Чтобы покончить со всъмъ, егобыло вполнъ довольно.

Т. Тенкель.



## Товарищъ.

#### РАЗСКАЗЪ ИЗЪ ДУХОВНАГО БЫТА

**Я. Измайлова** (Столенскаго).

I.

Благочинный отложилъ въ сторону бумаги, плавно поднялъ объ руки къ головъ, медлительно вытянулъ впередъ очки въ массивной серебряной оправъ и, переведя на о. Михаила странные и почти смъшные глаза, какіе бываютъ у тъхъ, кто постоянно носитъ очки,—прежнимъ начальственно-серьезнымъ голосомъ произнесъ:

– Ну-съ, о. Михаилъ, съ отчетностью прикончимъ, и теперь два слова объ иной матеріи. Насчетъ намъреній новаго владыки знакомиться, по мъръ возможности, съ нашимъ краемъ-я уже вамъ имълъ честь... Въ самомъ дълъ, доселъ мы были какъ бы нъкіе отщепенцы. Само собой, покойному преосвященному впору было лишь о своихъ ревматизмахъ думать, и, по правдъ сказать, мы даже и запамятовать успъли, какіе такіе бываютъ архіерейскіе объвзды. Ну, разумвется, нынъшній и къ вамъ не укоснитъ. По секрету сказать, имъю объ этомъ даже нъкоторыя конфиденціальныя извъщенія. Больше изъ-за этого я васъ и позволилъ себъ побезпокоить, а письмоводство — что жъ,и такъ не уйдетъ. Первое, что прошу васъ принять къ свъдънію, это то, что преосвященный, сказывають,

достаточно строгъ и требователенъ. И къ себъ, и къ другимъ...

— Строгъ, ваше высокопреподобіе, дъйствительно. И требователенъ, говорятъ. Но не думаю, чтобы былъ педантиченъ или придирчивъ.

Благочинный не безъ удивленія взглянуль на о. Михаила, по его мнънію, совсъмъ некстати перебившаго его ръчь, и тономъ, въ которомъ уже болье звучало недоумъніе, чъмъ начальственность, спросилъ:

— Позвольте, однако! Вы говорите такъ, какъ будто его знаете. Между тъмъ въдь вы въ иныхъ епархіяхъ не служили и, какъ говорите, ужъ двадцать четвертый годъ священствуете въ Соснякахъ?

— Я не служилъ съ нимъ, ваше высокопреподобіе, но дѣло въ томъ, что мы съ нимъ... мы съ нимъ товарищи.

О. Андрей схватилъ со стола очки, снова осъдлалъ ими носъ и еще внимательнъе уставясь на собесъдника, совсъмъ растерянно произнесъ:

— То есть, какъ товарищи?

— По семинаріи, ваше высокопреподобіе. Даже одного какъ разъ курса. Онъ воронежскаго училища, а я задонскаго, и оба сошлись въ воронежской семинаріи. Какъ же! На разныхъ партахъ сидъли, но въ алфавитъ стояли рядышкомъ. Михаилъ Смердынскій, а въ слъдующей клъткъ какъ разъ—Василій Смѣлковскій. Это его въ міру такъ звали. Разъ даже съ этими клѣтками курьезъ вышелъ, если позволите...

— Сдълайте одолженіе... Это чрезвычайно любопытно... Скажите, какой случай!.. А я и не предполагалъ.

 Передъ масленой, изволите видъть, дъло было, ваше высокопреподобіе. Надо вамъ сказать, что шелъ онъ все время, такъ сказать, въ первыхъ чинахъ и, само собою, въ концъ концовъ былъ отъ насъ въ академію единственнымъ представленъ. Но былъ у насъ учитель, Ксенофонтъ Кафаровъ, который никакихъ этакихъ ни первыхъ, ни вторыхъ учениковъ не признавалъ. Подъ его руководствомъ, — или какъ мы выражались "лозоводствомъ", -- мы латынь изучали. Ну-те-съ, само собой, у насъ въ семинаріи обычай былъ учить урокъ лишь тогда, когда доподлинно знаешь, что тебя спросятъ. Рапортички такія велись, и все это точно, какъ въ аптекъ толковые люди подсчитывали, --- кого спросятъ сегодня, кому можно въ стуколку постучать на оловянныя пуговки. И Кафаровъ этого спасительнаго правила держался съ той разницей, что иногда, какъ онъ выражался, облаву учинялъ. Придетъ въ подпитіи и объявляетъ: "сегодня, говоритъ, искушая искушу народъ мой, — спасайся кто можетъ! "-и тутъ ужъ на зло тянетъ не въ очередь и расточаетъ нули надесно и налъво. А бывало, передъ каждыми праздниками страсть пьянства, побъждала его и мы его за этотъ винный его букетъ "Погребкомъ" промежъ себя звали. Приходитъ такъ передъ самой масленой. "Василій Смълковскій!" — вызываеть да какъ хватитъ его по всей программъ. Тотъ ему все преизрядно, Погребка даже зло взяло. "А ну-ка, говоритъ, что ты на это скажешь?" - и давай задавать ему загадки да фокусы латинскіе. "Ну-ка, говоритъ, что значитъ: "canis ut canis". Будущій нашъ преосвященный и сдрефилъ.

Запарился, что лошадь, ворочаетъ головой,--ничего не выходитъ. И тосказать: мальченка въдь. Въ первомъ. кажись, классъ дъло было. "Собака какъ собака". — "А, говоритъ нашъ педагогъ, --- рогъ сильныхъ изнеможе! Садись же на свою парту, а чтобы ты отнынъ на всю жизнь запомнилъ, что это значитъ: "ты поешь, какъсобака" — ставлю тебъ колъ, ибо для Господа Бога на небъ и для меня на землъ нъсть перваго и послъдняго ученика, эллина и іудея, — мы двое абсолютно справедливы". Да съ пылу-то, знаете, хлопъ единицу — аккуратъ въ мою графу, благо она по сосъдству.

II.

Благочинный беззвучно улыбнулся. Усмъхнулся и о. Михаилъ, и улыбка такъ и не сходила съ его лица на протяжени всего разсказа.

– Да-съ, именно въ мою клѣтку. Само собой и гувернеръ этотъ колъ мнъ же выписалъ. Журналъ у насъ такой особый быль, — "льнивый", по нему лънтяевъ и продерзателей отпуска лишали. А будущій владыка нашъ большой былъ охотникъ до посъщенія родителей. На масленой у него, извольте видъть, на кладбищенскомъ дворъ горы были сдъланы, и онъ ужъ, такъ сказать, услаждался невидимымъ, какъ бы видимымъ, желаемымъ и ожидаемымъ, какъ бы настоящимъ. Ну, а тутъ само собой за колъ задержатъ. Приходитъ на занятіи инспекторъ.

"—Смердынскій, выкликаетъ, — тебъ единица по латыни. (Это мнъто!). Облънился, говоритъ, окаянный. Бралъ бы примъръ со Смълковскаго. Сиди четвертокъ и пятницу въ семинаріи.

А мое дѣло, извольте видѣть, такое, что я иногородній, и мнѣ все одно идти некуда. Задержанному сидѣть или незадержанному—все едино, а послѣ, само собой, дѣло выяснится. Я и молчу. И Смѣлковскій мой молчитъ, — сидитъ, какъ мышь притаившись, и глазъ не поднимаетъ.

И классъ промолчалъ. У насъ, ежели начальство провести — большое всегда и трогательное единомысліе было. Такъ-то я его, однимъ словомъ, и спасъ. И въ городъ онъ сходилъ, и съ горъ покатался, и мнъ курицу изъ дому привезъ вареную въ награду. А теперь—на, поди. Достань до него рукой!

— И что же вы, о. Михаилъ, и посейчасъ съ преосвященнымъ въ близ-

кихъ отношеніяхъ?

— Какъ вамъ сказать? Въ свое время пріятели были. И полагаю, онъ ко мнъ по прежнему благорасположенъ. Только съ той поры, какъ по окончаніи семинаріи разошлись, мы ужъ съ нимъ не встръчались. На первыхъ порахъ какъ-то обмънялись письмами, когда онъ въ Петербургъ въ академію уъхалъ, а я только что рясу одълъ. Писалъ, что дъла много, уроки давалъ, лекціи эти, сочиненія... Какъ его въ архимандриты произвели, послалъ я ему свой привътъ, но ужъ не получилъ отклика. Полагаю такъ, что ему подлинно и безъ меня много дъла стало. Однако, и теперь уповаю, какъ увидитъ онъ меня, --- вспомянетъ (о. Михаилъ разсмъялся, добродушно и весело, и пучки его бровей забавно взлетъли и вздрогнули), — и про курицу свою вспомянетъ, и посему жду я его не со страхомъ, а съ усладою и счастливымъ себя почитаю...

— Вотъ оно какое дъло, о. Михаилъ. Въ самомъ дълъ, чрезвычайно пріятно, чрезвычайно... И лестно... Скоро же мнъ теперь поздравлять васъ съ камилавкой... Что же, однако, мы тутъ сидимъ-то? Попрошу васъ чайку.

Нотки начальственности точно испарились въ голосъ благочиннаго. Онъ даже очень старательно помъшалъ о. Михаилу снять рясу, показывая видъ, что помогаетъ ему разоблачиться, такъ что тотъ, уклоняясь отъ чести, описалъ пируэтъ и пребольно ушибъ мизинецъ объ уголъ шкафа.

 Отмѣннаго рому мнѣ сынъ принаука и жизнь, кн. х. слалъ изъ губерніи, —похвасталъ хозяинъ. —Вотъ мы его съ вами и разопьемъ.

Очень благодарю, ваше...

— Да вотъ еще что кстати, дорогой. Оставимъ чины въ сторонъ и титулы. Помните анекдотъ про преосвященнаго, кажется, Филарета. Въ Сергіевой лавръ дъло было. Собрались отцы и іерархи и привътствуются. "Благословите, ваше высокопреподобіе... Какъ здоровье вашего высокопреподобія? Когда изволили пріъхать, ваше высокопреподобіе?.." А владыка слушалъ-слушалъ, перекрестился на образъ да и гововитъ: "эхъ, всъ-то здъсь высокопреподобные, одинъ ты среди насъ, отче Сергіе, просто преподобный!..

О. Андрей засмъялся своему анекдоту и, придерживая подъ локоть гостя, двинулся съ нимъ къ столовой,

приговаривая:

 Да-съ, великій былъ умница, великій умница...

#### III.

Такъ какъ благочинный съ первыхъ же словъ объявилъ женъ и семейнымъ-и не безъ шутливой торжественности, - что передъ ними сейчасъ ни больше, ни меньше, какъ товарищъ самого недавно назначеннаго преосвященнаго, то немудрено, что скромный о. Михаилъ оказался сразу на какомъ то, какъ бы жениховскомъ положеніи. Попадья Тиховидова, обычно производившая на Смердынскаго впечатлъніе очень выдержанной дамы, хорощо знающей цѣну и себѣ, и своему мужу, -- на этотъ разъ положительно могла разстрогать всякаго на мъстъ о. Михаила своими заботами о томъ, какой чай онъ предпочитаетъ-покръпче или послабже, послаще или безъ сахару, съ лимономъ или со сливками, съ медомъ или съ вареніемъ, съ подстаканникомъ или на блюдцъ и т. д. При учтивыхъ отказахъ гостя глаза матушки какъ-то уныло погасали, и о. Михаилъ могъ

справедливо заключить, что когдато матушка была, должно быть, большая кокетка, и можетъ быть, именно эти горящіе глаза нъкогда плънили сухенькаго и маленькаго благочиннаго. На минуту у Смердынскаго шевельнулась юмористическая мысль, что матушкъ, въроятно, доставило бы много удовольствія, еслибы онъ налилъ въ стаканъ съ чаемъ сливокъ, положилъ въ него лимонъ, подлилъ рому, опустилъ туда же меду и варенья и выпилъ все это мъсиво во славу Божію. "Простой цвъточекъ дикій нечаянно попалъ въ одинъ пучекъ съ гвоздикой", -- вспомнилась ему ученная въ дътствъ басенка.

Еще не начавъ пить чай, о. Михаилъ уже вспотълъ, выдержавъ такую осаду и отстранивъ предложенія взрослой дочери попадьи, наступавшей на него съ праваго фланга съ разными сушками, баранками, булочками и домашняго печенія огромной булкой. И онъ очень обрадовался, когда, наконецъ, заговорившій благочинный положилъ конецъ дружественной атакъ.

— Наша епархія, —началъ о. Андрей — въ самомъ дълъ совсъмъ отвыкла отъ владычнихъ посъщеній. Последніе леть восемь владыка никуда ни шагу изъ своего ватикана. И, въ сущности, мы какъ-то перешли на старое положение. Въ старину, бывало, иной медвъжій уголъ двадцать лътъ владыки не видитъ. Тесть мнъ покойный разсказывалъ. Въ одно глухое село двадцать восемь лътъ никакое начальство не заглядывало. Ну, конечно, отъ митры и клобука весь причтъ отвыкъ. И вдругъ объявляютъ--- вдетъ. Трусъ и смятеніе, и архіерей къ тому же, слышно, строгаго, стариннаго закала. Не въ гласъ хлада тонка ъздилъ, а въ духъ бури и въ трепетъ прещенія. Облачился священникъ и ждетъ,---не какъ человъка, а яко ангела. На бъду еще со старостой у бъдняги контры были. Какъ владыка въ церковь, такъ староста ему-

"Разбухъ въ ноги съ бумагой. суди, владыко святый"!--На кого жалоба? — "На попа, ваше преосвященство"! Владыка, чтобы показать свое симъ огорченіе, даже и не остановился въ селъ, а прослъдовалъ дальше. Только прошло полъчаса, -- нътъ какъ нътъ священника. Попадья ужь и того, —безпокоиться начала. Ужь не пошелъ ли къ старость? Освъдомилась, -- нътъ, не пошелъ. Не заперли ли его въ церкви? Послали сторожа, -- что же бы вы думали? Стоитъ бъдняга въ полномъ облачени въ притворъ, съ крестомъ, и въ столбнякъ, точно ждетъ новаго владычняго прихода. Изволите видъть, до чего человъкъ разстроился!

— А не знаете ли вы, о. Михаилъ, какихъ-либо новаго владыки обычаевъ? — продолжалъ благочинный, когда гость только что выдержалъ новый натискъ хозяйскаго гостепріимства передъ вторымъ стаканомъ. — Строго говоря, это существенной важности вопросъ. Курьезный есть въ моей памяти случай...

Благочинный разсказалъ, какъ одинъ консисторскій чиновникъ подвелъ своего стараго товарища, противъ котораго имълъ зубъ, сообщеніемъ, что готовый посттить его архіерей ничего такъ не любитъ, какъ послъ объда выкурить старой академической привычкъ хорошую папиросу. Въ простотъ сердца батюшка послъ подходца сдълалъ такое предложение владыкъ и, оказалось, попалъ именно въ самое больное мъсто высокаго гостя, не терпъвшаго до идіосинкразіи даже запаху табаку. О. Андрей такъ оживленно разсказалъ про случай и такъ живо представилъ, какъ жестикулировалъ преосвященный, крича, чтобы табакъ бросили въ печку, что о. Михаилъ совершенно искренно разсмъялся.

Чтобы предотвратить подобный инцидентъ, о. Михаилъ сталъ думать, но странно, — онъ ничъмъ не могъ бы помочь о. Андрею. То, что

вспоминалъ, характеризовало юношу, -- теперь приходилось имъть дъло уже съ человъкомъ, клонившимся къ закату, какъ клонился къ нему и самъ Смердынскій. Юноша любилъ винныя ягоды, былъ большимъ охотникомъ до беллетристики, былъ совсъмъ плохъ въ пъніи и смъшилъ классъ, когда учитель, котораго онъ ненавидълъ, какъ и учителя математики, заставляль его пъть "по крюкамъ". Что могло отъ этого остаться черезъ двадцать слишкомъ лътъ-и двадцать лътъ послъдовательнаго восхожденія по лъстницъ почета? Не предложить же ему въ самомъ дълъ теперь винныхъ ягодъ или книжки "Нивы"?

Ръчь гостя естественно свелась на простыя воспоминанія, безъ болье практическаго примъненія. Небеса уже становились темными, и даль мутнъла, и уже, зъвнувъ, ушла попадья, а о. Михаилъ все разсказывалъ. Когда онъ сталъ прощаться, о. Андрей весьма настойчиво предложилъ ему заночевать у себя, пусая гостя дождемъ. Но Смердынскій чувствовалъ, что это "больше для проформы" и ръшительно уклонился отъ незаслуженной чести.

— А съ исповъдными въдомостями не спъшите, —говорилъ благочинный уже на крыльцъ, —это дъло не волкъ, —въ лъсъ не убъжитъ. Какъ нибудь ужо представите...

#### IV.

О. Михаилъ плелся домой въ таратайкъ и созерцалъ спину возницы, своего работника Охрема, потемнъвшія скошенныя поляны, на которыхъ уже не было съна, но которыя еще пахнули душистымъ и здоровымъ запахомъ скошенной травы, темную ленту лъса вдали и небо. И такъ какъ все это — и небо, и поляны, и спина Охрема были знакомы Смердынскому по тысячъ переъздовъ по этой дорогъ, то и думы его были знакомыя и старыя думы, и шевелившіяся въ головъ

впечатлънія и сравненія были не новыя. По полянамъ въ право, разлегшимся по болотинамъ, колыхался бълесоватый молочный туманъ. вызывалъ въ онъ о. Михаила одно и тоже представленіе о церкви, когда въ ней только что кончилась служба, и всъ разошлись, и по ней такими же едва колеблющимися клубами осъдаетъ кадильный дымъ, и онъ, Михаилъ, остается одинъ въ алтаръ со Антономъ, сторожемъ гасящимъ свъчи. И теперь, какъ всегда, ему вспомнилась церковь и подумалось, что это ангелы до него здъсь молились и накадили дымомъ своихъ золотыхъ кадильницъ, и вотъ онъ вспугнулъ ихъ легкимъ постукиваньемъ своей таратайки... Смердынскій устремилъ глаза въ небо, куда должны были скрыться ангелы, и почему-то вздохнулъ.

Расшевеленная ръчами объ архіереъ, мысль невольно возвращалась къ старой темъ, и о. Михаилу хотълось думать о прошломъ, о молодости, о семинаріи, о старомъ товарищъ, еще совсъмъ безусымъ юнцомъ красовавшемся на сохранившейся у него фотографіи, снятой предъ окончаніемъ курса. Нѣсколько лътъ назадъ въ "Нивъ" о. Михаилу случайно попался портретъ преосвященнаго, тогда только что еще назначавшагося на викаріатство. Смердынскій выразаль его, вставилъ за стекло въ самодъльную рамку изъ акаціи и повъсиль на стънъ въ своемъ кабинетъ.

Съ страннымъ чувствомъ смотрълъ онъ тогда на это чужое, совсъмъ незнакомое ему лицо. На одну минуту онъ даже подумалъ было, — ужь нътъ ли здъсь недоразумънія, и не просто ли это іерархи-тезки. Но въ десяткъ біографическихъ строкъ, приложенныхъ къ снимку, была названа мірская фамилія владыки, приведены знакомыя подробности, и сомнънія не могло быть. Просто измънился человъкъ почти до неузнаваемости. Было совсъмъ иное вырат

женіе лица, полнота, которой, казалось, никогда нельзя было ожидать отъ худощаваго и часто хворавшаго юноши Смълковскаго, и въ глазахъ было новое выражение строгости и какъ бы пытливости. До этой поры о. Михаилъ часто пытался представить себъ своего далеко шагнувшаго товарища, и въ томъ образъ, какой предносился ему по старой памяти, не было ничего общаго съ этимъ портретомъ. И всъ, кого Смердынскій подводиль къ рамкъ съ изображеніемъ архіерея и кому потомъ указывалъ соотвътственную фигурку на семинарской группъ, -- въ самомъ дълъ не узнавали въ этихъ двухъ лицахъ одно.

Смердынскій представлялъ стараго товарища по портрету и почти ловилъ себя на чувствъ какъ бы нъкотораго разочарованія. Зачъмъ онъ такой? Не то, чтобы ему не доставало эффектности: онъ, правда, не долженъ быть высокъ ростомъ, но на портретъ кажется достаточно величественнымъ, и клобукъ Только зачвмъ краситъ. погасло что-то милое, памятное по старому знакомству, что-то именно очень характерное для Васи Смѣлковскаго и теперь своимъ отсутствіемъ мутящее ясность образа?..

Все, что теперь воскрешала память, относилось къ тому первому товарищу, и ужь казалось страннымъ и неловкимъ въ приложеніи къ этому новому человъку, съ выраженіемъ въ лицъ строгости и какъ бы какой-то чиновной важно-Семинаристомъ Смълковскій былъ скроменъ, трудолюбивъ, держался нъсколько особнякомъ. По вечерамъ, когда послъдніе отзвуки вечерней молитвы уныло замирали въ большой рекреаціонной залъ, и семинаристы поднимались наверхъ, въ спальни, онъ любилъ помечтать, глядя въ окно на огни города, подъ звуки перекликавшихся гдъ то, далеко, локомотивовъ, и за это его, по бурсацкому обыкновенію встить давать прозвища, звали "астрономомъ".

Въ послъднихъ классахъ онъ какъ то весь ушелъ въ книги, и семинаристы шутя слагали ему въ складчину акабистъ. Въ шестомъ классъ ректоръ-архимандритъ выбралъ одного изъ нихъ пономаремъ, другого своимъ митроносцемъ при семинарской церкви, и о. Михаилъ вспомнимъ, какъ они оба, волнуясь и въчно боясь выговора отъ горячаго начальника, заправляли кадила, зажигали свъчи, выносили аналои. Мысль развътвлялась въ стороны, какъ дерево, и попутно Смердынскій вспомнилъ семинарскаго дьякона-эконома, о. Геннадія и то, какъ его однажды ихъ товарищъ Лебедевъ напугалъ въ пономаркъ, одъвши ректорскій клобукъ, и какъ Геннадій потомъ разсмізялся, увидя, что у этого монаха сюртукъ-вмъсто рясы...

Еще думалъ о. Михаилъ о разности человъческихъ жребіевъ, о своей жизни, о потеръ жены четырнадцать лътъ назадъ, объ умершемъ ребенкъ, котораго онъ не могъ забыть посейчасъ, объ однообразномъ существованіи въ селъ, и о своемъ товарищъ, который не зналъ ни утраты жены, ни потери сыновей и шелъ, послъ того какъ они разошлисъ,—по иной дорогъ, на горку, со ступеньки на ступеньку...

"Звъзда отъ звъзды разнствуетъ во славъ", подумалъ о. Михаилъ и заглядълся на яркую-яркую звъздочку, задумчиво смотръвшую на него съ таинственной высоты.

#### V.

Несмотря на то, что о. Михаилътакъ долго ждалъ дня прівзда "товарища", что все у него было уже давно приготовлено къ встрвчв, и село съ интересомъ ждало владыку,—въ ту минуту, когда караулившій на колокольнв Охремъ забилъ веселую тревогу, очевидно, увидя на полотнв полей черныя точки архіерейскаго повзда,—сердце Смердынскаго вздрогнуло и усиленно забилось.

Было воскресенье, и, такъ какъ именно въ этотъ день ждали высокаго гостя, то въ село съ утра стеклось множество селянъ даже изъ окрестныхъ деревень. За объдней церковь была полна, хотя и служилъ одинъ о. Михаилъ,—владыка еще съ вечера прислалъ извъщеніе, что онъ прослушаетъ литургію въ двадцати верстахъ, на станціи.

О. Михаилъ явно волновался. Дрожалъ голосъ, и нервно вскинулись его брови. Это не было волненіе страха, но, можетъ быть, именно потому были особенно взвинчены нервы. Смердынскій готовился встрівтить и привътствовать нъчто большее простого начальника, и то, что вставало въ сердцъ и въ памяти при мысли объ архіерев, заливало душу мягкимъ и радостнымъ чувствомъ. И онъ уже видълъ, какъ строгое и суровое лицо владыки раздвигается доброй улыбкой при воспоминаніи о пономарствъ, о дьяконъ Геннадіи, о canis ut canis...

Съ первымъ ударомъ колокола, о: Михаилъ уже стоялъ на паперти съ крестомъ и въ облачении. Урядникъ, вспотввшій и красный, спвшно удалялъ какого-то пьянаго мужика, упрямо отстаивавшаго свое право благословиться у архіерея. Толпа разрядившихся бабъ и степенныхъ мужиковъ расплеснулась въ кладбищенской оградъ. Когда колокола дошли до крайней степени выраженія своего невообразимаго довольства, къ церкви подъвхала карета съ владыкой и благочиннымъ и слъдомъ за нею дрожки съ исправникомъ.

О. Михаилъ внимательно смотрълъ на владыку, когда онъ, поддерживаемый благочиннымъ, выходилъ изъ кареты, жадно пытаясь уловить знакомыя черты. Но въ самомъ дълъ, казалось, ничего не осталось въ этомъ человъкъ отъ юноши, какого зналъ Смердынскій. Преосвященный былъ невысокъ, плотенъ, сохранился куда лучше своего товарища и давалъ впечатлъніе силы и важности. Гус-

тыя черныя брови, сходившіяся у переносицы, придавали лицу строгій и начальственный видъ. Волосы, еще безъ малъйшаго признака съдины, длинными и прямыми, какъ бы склеившимися прядями падали съплечъ на спину и высокую грудь.

Преосвященный поцъловалъ крестъ, благословилъ священника и народъ, по обычаю облобызалъ о. Михаила и, получивъ отвътный поцълуй въ уста и руку, сильнымъ и крикливымъ голосомъ, который тоже не былъ голосомъ Васи Смълковскаго, произнесъ, направляясь въ алтаръ:

— Молебенъ!

О. Михаилъ дрогнувшимъ голосомъ далъ возгласъ.

#### VI.

— Отецъ Смердынскій, сказалъ архіерей, повторяя слова благочиннаго, только что отрекомендовавшаго ему сельскаго священника, и, говорите, мой товарищъ? Много въдь ихъ у меня, товарищей-то. Гдъ же всъхъ упомнить? Но коли Михаилъ и воронежской семинаріи, то, дъйствительно, должно быть, товарищъ. А? что?

Владыка не пожелалъ на минуту присаживаться въ карету и теперь шелъ въ сопровожденіи исправника, благочиннаго и о. Михаила къ поповскому дому. Онъ занесъ голову съ клобукомъ нъсколько набокъ и всматривался въ лицо высокаго и рослаго Смердынскаго.

— Именно такъ, ваше преосвященство, Воронежской.

— Теперь вспоминаю, а то гдв же всвхъ-то!... Вонъ оно когда довелось встрвтиться! — Въ голосъ владыки слышалось одно глубокое и непритворное удивленіе, точно въ самомъ дълъ было что-то совсъмъ невъроятное въ этой встрвчъ. — А? Что? Какой кусокъ жизни отмърили! Какъ, отецъ, десятка два, небось, будетъ? А? Послъ семинаріи-то?

— Двадцать три года, владыко.— Двадцать три, да... И вотъ

ужъ оба близимся къ старости... Пришедше на западъ солнца, видъвше свътъ вечерній... Симпатичное сельцо, симпатичное... Видъ какой живописный. И давно здъсь? А? Что?

- Съ самаго окончанія курса, ваше преосвященство.
- Вонъ оно какъ! Разстались, какъ перелетныя птицы, и вотъ слетълись почти черезъ четверть въка... А? Что? Тема для прочувствованной и помазанной проповъди... А какъ, кстати, о. благочинный, строите сіе дъло въ благочиніи?.. О поученіяхъ говорю... А? Что?
- По мъръ возможности, сказываютъ, ваше преосвященство... Есть и весьма усердствующіе... Такіе, что каждый воскресный день... Вотъ взять хотя бы о. Михаила...

 Хвалю. И что же, есть обладающіе особымъ даромъ? А? Что?

- Какъ сказать, владыко... Вотъ въ селъ Горълицахъ о. Өеофанъ Пилатъ. Пользуется, можно сказать, чрезвычайною любовью. Изъ сосъднихъ даже селъ ходятъ послушать... Просилъ я его представить нъкоторыя для ознакомленія и... и нътъ ли чего недолжнаго. Подлинно, очень изрядныя... Коротко и ясно и къ простецамъ весьма приспособлено... И животворно...
- Вонъ оно что! Утъшительно. А между тъмъ--Пилатъ, говорите? A? Что?
- Именно такъ, владыко, Өеофанъ Пилатъ.
- Странная фамилія, странная. При император'в Александр'в Благословенномъ...

Владыка проглотилъ слюну, сдълалъ паузу и даже пріостановился, ткнувъ въ землю великолъпную трость. За нимъ остановилась и вся процессія, а благочинный, не дослышавъ и думая, что архіерей что-то спросилъ, даже потянулся было кънему ухомъ, съ вопросомъ: "чего изволите".

— При императоръ Александръ Благословенномъ, — совсъмъ громко повторилъ епископъ, снова двигаясь и двигая за собою всъхъ своихъ спутниковъ, — былъ нъкій священникъ, по фамиліи Чумичка. Извольте видъть, — такъ-таки Чумичка. А? Что? Ну, вотъ чъмъ щи наливаютъ... Раскольниковъ нътъ?

- Какъ, ваше...
- Раскольниковъ, спрашиваю, въ приходъ нътъ? По статистическимъ таблицамъ, кажется, не значится?..
- Такъ точно, владыко, нътъ. Къвеликому счастію, все православные...
- Отрадно. Ну-съ, такъ вотъ и пришлось сему благогов в йному і ерею срътать государя, возвращающагося побъдоносно изъ Парижа. Срътилъ и привътственное слово произнесъ. Понравилось оно государю. Красноръчиво, говоритъ, сказываешь и хотълъ-бы запомнить, какъ тебя зовутъ. – "Чумичка, говоритъ моя фамилія, ваше императорское величество". (Владыка перевелъ смъющійся взглядъ съ благочиннаго на исправника, сложившихъ лица въ почтительную улыбку). — Какъ? -"Чумичка, ваше императорское величество"! — Преосвященный сталъ и застопорилъ общее движеніе.-То есть, какъ же такъ Чумичка?—"Такъ въ метрикъ прописано, великій государь"!---Именуйся же, говоритъ ему императоръ, отнынъ въ честь мою Александровымъ, а твоя фамилія сану твоему не приличествуетъ". Такъ и вышло. Чего же мы, однако, стали? Пойдемте... Впослъдствіи сей іерей епископомъ Иннокентій Александровъ. былъ. Пилатъ. Странная фамилія... Отчего бы? Не изъ духовныхъ, видно? А? Что?
- Кажется, такъ, владыко,—не изъ духовныхъ. Изъ крестьянъ литовскихъ, помнится...
- Можно сказать, обидная фамилія,—замътилъ владыка, очевидно глубоко задътый нескладной фамиліей и успъвшій совсъмъ забыть про о. Михаила.—Наипаче для іерея...

Какъ бы нъкая въчная укоризна. А? Что? Хуже была бы токмо одна— Каіафа.

Былъ у меня товарищъ по духовному училищу-Адонисовъ. Въ тъ времена съ фамиліями обстояло просто. Не понравилась-и переименовали. Ректоромъ у насъ Елпидифоръ былъ, впослъдствіи Сарапульскій... Неприличная, говоритъ, v тебя фамилія и блазнительная... Языческій блудный богъ. Именуйся, говоритъ, отнынъ Животоносовымъ. А? Что? И самъ въ журналъ надъ вычеркнутою фамиліей написалъ новую. Любилъ старикъ таковыя исправленія. Бывало, какъ навдутъ бурсаки со всъхъ уъздовъ, --- всъхъ и прекрещиваетъ. Сія, говоритъ, несоотвътственна, сія неблагозвучна, сія вульгарна. Ты будь-Сатрапинскій, ты — Софокловъ, ты — Аароновъ, ты-Рипидинъ, ты-Алтаревъ, а ты-Псалтыревъ. Вотъ, говоритъ, теперь вы всъ у меня законные.-(Архіерей высоко поднялъ первую бровь и вскинулъ глаза на слушателей, улыбаются ли они). А? Что? Вонъ оно какъ! Только забывчивъ былъ старикъ и, бывало, какъ какого новичка привезутъ, -ты, сирота? — "Сирота!" прошаетъ, Такъ зовись же отнынъ Сироткинымъ". И наставилъ такихъ Сироткиныхъ въ мою бытность человъкъ пять на училище. Довольно чудно выходило. Прівдуть отцы и въ двтяхъ своихъ не разберутся... кто-же такой? Съ такимъ носомъ?

Преосвященный спрашиваль о человъкъ, въ длинномъ черномъ кафтанъ, стремительно подбъжавшемъ къ нему подъ благословеніе отъ воротъ священническаго дома и теперь стоявшемъ передъ нимъ въ согбенномъ положеніи.

— Нашъ староста, ваше преосвященство, — пояснилъ Смердынскій, — и это онъ вмъстъ со мною проситъ васъ, владыко, не погнушаться нашей трапезой.

— Зайду, отецъ, зайду... Небось, супруга соскучилась...

— Я вдовый, владыко,—сказалъ о. Михаилъ, и глаза его погасли.

— Вонъ оно какъ! Вдовый. Съ какого же времени?

Уже четырнадцать лътъ, ваше...
 Давненько, давненько. Значитъ, живете, яко горлица пустын-

читъ, живете, яко горлица пустыннолюбная. Одиночествуете, какъ

И МЫ, МОНАХИ... Архіорой вз

Архіерей вздохнулъ, и трудно было угадать, о чемъ,—о горъ ли о. Михаила или о своемъ монашескомъ жребіи.

#### VII.

Въ домъ о. Михаила, усъвшись на потертый диванъ и снявъ клобукъ, -- рясы онъ не пожелалъ снять, не смотря на усиленныя просьбы хозяина, — преосвященный еще нъкоторое время продолжалъ свою ръчь о фамиліяхъ, о своемъ братъ, калужскомъ протојереъ, у котораго, по ректорской прихоти, такъ навсегда и осталась другая фамилія, чъмъ у остальныхъ братьевъ, потомъ перешелъ на раскольниковъ и штунду и разсказалъ о только что встръченномъ, въ одинъ изъ своихъ перевздовъ, типв старообрядческаго начетчика, съ которымъ онъ имълъ бесъду. О. Михаилъ слушалъ его, и ему было странно и непонятно, зачъмъ онъ это говоритъ---старый товарищъ передъ старымъ товарищемъ. Неужели онъ боится, что вдругъ изсякнетъ разговоръ, и заранъе заботливо предотвращаетъ минуту томительной неловкости?

Подавали уху и рыбу, владыка интересовался, кто ее ловитъ и какъ называется мъстная ръка, и спрашивалъ, кого ему благодарить за объдъ. Когда ему показали старосту, солидно стоявшаго въ углу, онъ какъ-то несерьезно, точно юмористически, закивалъ ему головой и уронилъ:

— Пусть онъ сядетъ.

Староста покашлялъи, разумъется, не сълъ, а высокій гость, казалось, въ ту же минуту забылъ о неинте-

носатомъ человъкъ. ресномъ ему Съ середины объда преосвященный сталъ обнаруживать торопливость, не разъ упомянулъ, что онъ, сущности, "только на одну минутку", что пора уже ъхать, жаловался, что плохо спалъ эту ночь, и все освъдомлялся, послана ли въ архіерейскій домъ телеграмма, чтобы ero ждали черезъ день, потому что онъ уже раздумалъ вхать въ Рогачевы хутора. Хотя исправникъ самъ любезно вызвался распорядиться объ этомъ и потому не участвовалъ въ объдъ, архіерей все таки послалъ своего келейника за справками. Еще жаловался онъ на то, что его завалили просьбами и жалобами, и что нельзя никуда завхать, чтобы не наткнуться все на новыхъ и новыхъ просителей.

— Въ Ящерицахъ старый—старый дьячокъ, — вдругъ засмъялся онъ. — Лицо — вотъ этакій печоный яблокъ, —владыко сдълалъ гримасу, и по всему его лицу дъйствительно побъжали морщинки, — Жалоба ... Разсуди, владыка святый... чемъ дъло? При дълежкъ отсчитали ему рубль съ дырочкой. На селъ никто не беретъ. Давай владыку за бока. И смъхъ, и гръхъ... А? Что? За границами сиди покойно епископъ и пиши диссертаціи о блаженномъ Августинъ и подлинности чистилища, а русскій архіерей изволь о дырявомъ цълковомъ дъло расхлебывать... Охъ, темнота, охъ, убожество!..

Благочинный слушалъ, поддакивалъ и изръдка вставлялъ реплики, каждый разъоговаривая ихъ словами: "позволю себъ замътитъ". О. Михаилъ сидълъ и ждалъ, когда же, наконецъ, владыка оглянется назадъ и вспомнитъ остаринъ, отовариществъ, о семинаріи. Но владыка вспоминалъ многое и только упорно не оглядывался туда, гдъ лежало сердце Смердынскаго. Когда кончился объдъ, и, по желанію гостя, подали чай съ морошкой, благочинный откашлялся, попросилъ позволенія сказать "два

слова" и началъ выражать архіерею благодарность за посъщение и вниманіе къ сельскому духовенству. По тому, какъ о. Андрей теперь волновался и какими книжными выраженіями, не употребляемыми въ обыкноразговоръ, венномъ пользовался, было видно, что онъ говорилъ обдуманное и приготовленное "слово", и о. Михаилу было теперь понятно, почему все время за объдомъ у него былъ такой тяжело-сосредоточенный видъ. Очевидно, онъ повторялъ въ умъ свою ръчь и боялся, какъ бы не разбъжались подысканныя эффектныя слова. Когда въ ръчи, въ очень осторожныхъ и почтительныхъ выраженіяхъ вспотвишій благочинный упомянулъ по ходу мысли о сиротствъ сельскихъ приходовъ при прежнемъначальникъ, архіерей улыбнулся во всю широту лица и спросилъ.

— Какъ, какъ поговорка-то?... Безъ ключа да безъ... Безъ чего еще-то? А? Что? Безъ ключа да безъ лъстницы?...

Благочинный догадался, на что намекалъ архіерей. При его предшественникъ въ духовномъ управленіи очень много значили консисторскій секретарь Ключевъ, соборный протоіерей Лъсницкій и братъличнаго епископскаго секретаря, и въ духовенствъ сложилась поговорка: "безъ ключа да безъ лъстницы да безъ секретарева братца до нашего владыки не добраться". О. Андрей улыбнулся и сконфуженно повторилъ пословицу.

— Злые языки, злые!—улыбнулся преосвященный.—Поживемъ — увидимъ, съ какою приговоркою меня передадутъ въ исторію...

#### VIII.

Благочинный, можетъ быть, ждалъ отъ владыки нъсколькихъ отвътныхъ словъ, но преосвященный казался отяжелъвшимъ и только благосклонно кинулъ оратору короткое спасибо. Наступило молчаніе, не-

ловкое для о. Андрея. О. Михаилъ увидълъ, что взоръ гостя блуждаетъ по стънамъ "храмины", воспользовался моментомъ молчанія и обратилъ его вниманіе на семинарскую группу.

- А это, ваше преосвященство, изволите вспоминать иногда?
- А что это?—просто спросилъ епископъ.
- Нашъ семинарскій выпускъ, владыко.
- Вотъ что! Какъ же не вспоминать! Представьте, утерялъ, —должно быть, въ какомъ перевздъ. Вамъ что? Вы благую часть избрали. Осъли на землю и покоитесь кійждо подъ своимъ виноградникомъ. А наше дъло монашеское—кочевое (владыка вздохнулъ, хотя не только о. Михаилъ, а и благочинный не безъ охоты помънялись бы съ нимъ участью). Гоняютъ изъ Олонца въ Иркутскъ, изъ Иркутска куда пожелаютъ. Утерялъ, отецъ, утерялъ.
  - Вспоминаете иногда старину?
- Какъ же, какъ же, отецъ. "Помянухъ дни древнія и поучихся". Прошлые годы все, бывало, во снъ семинарія снилась. Не столь давно пригрезилось, будто мы съ покойнымъ ректоромъ въ храмовой праздникъслужимъвъсеминарской церкви. Оба будто въ омофорахъ, хоть въ то же время я себя явственно ученикомъ его чувствую. И будто я ему предоставляю приматствовать, а старикъ предобрый мнв въ ответъ: "нътъ, говоритъ, я буду вторствовать".-Какъ же такъ, возражаю, вы старъйшій и моимъ ректоромъ были, а я первъе васъ стану?.. И у васъ вонъ Анна первой степени, а у меня нътъ... Не по чину это"... Забавный
- И меня, владыко, по семинаріи помните?
- Признаюсь, отецъ, неясно. Растаялъ образъ. Каковъ вы были, гдъ же упомнить... Много въдъ товарищей то было... Вотъ помню, вы пономаремъбыли, а я митроносцемъ...
- А какъ я за васъ въ семинаріи праздникъ отсидълъ, помните?

Вопросъ вырвался вольный, свободный, прекрасный, и прекрасно было лицо о. Михаила, помолодъвшее, свътлое, оживленное воспоминаніями...

- Вотъ ужъ, право, запамятовалъ!—засмъялся владыка.—Какъ же это было?
- А латиниста-то Кафарова неужто забыли? Какъ онъ мнъ въ мою графу вашу отмътку. Передъ масленой случилось... Надо полагать, такъ, въ первомъ классъ...

Преосвященный ничего не вспоминаль, и каждое новое слово вырывалось у о. Михаила все съ большею неръшительностью и почти смущеніемъ. Благочинному могло показаться, что онъ просто сочиняетъ. Въ самомъ дълъ, о. Андрей сдълалъ совсъмъ серьезное лицо и покосился на собрата.

- И курицы не помните, ваше преосвященство?
  - Какой курицы?
- А какъ же? Вы мив вареную курицу въ награду привести объщали за то, что я вашу отмътку на себя принялъ.
- Гм. Не помню.—(Преосвященный еще подумаль).—Не помню. Кафаровъ, говорите? Ну, какъ же не помнить Кафарова? И единицу его хорошо помню. (Владыка засмъялся). Въдь у меня на всемъ ученомъ въку всего двъ единицы. Не смогъ ему перевести canis ut canis. Зато теперь на смертномъ одръ переведу. А вотъ этотъ случай съ вами забылъ. Совсъмъ забылъ. Безповоротно забылъ. И чтоже, я вамъ дъйствительно привезъ курицу?
  - Вареную курицу, ваше...
- Не помню. И ходилъ домой, а вы сидъли?—А?—что?... Не помню. Не помню.

И по лицу архіерея о. Михаилу было видно, что онъ дъйствительно ничего не помнитъ и такъ ужъ ничего и не вспомнитъ, если-бы даже у него было напряженное желаніе вспомнить прошлое. Ушло оно и поросло паутиной, все равно что

умерло. Что-то обидное было въ этомъ, и о. Михаилу начинало казаться, что и благочинный смотритъ на него съ ироніей и пренебреженіемъ.

И когда, непосредственно за разговоромъ, владыка, кажется, въ четвертый разъ освъдомился, послана ли его телеграмма, — о. Михаилъ понялъ, что больше неловко надоъдать гостю распросами, и кръпко сомкнулъ уста.

#### IX.

 — Ну, прощайте, отецъ, говорилъ Смердынскому архіерей **уже** крыльцъ, благословляя его передъ отъвздомъ. Отдохнуть въ кабинетикв о. Михаила онъ не пожелалъ, отговариваясь поспъшностью и заявивъ. что попытается подремать въ каретв.—За хлъбъ, за соль благодарствую. И тебъ благодарствую, — онъ благословилъ старосту, ткнувшагося въего руку сначала носомъ, потомъ губами. — Усердствуй. Богъ благословитъ. Колоколъ вотъ о. Михаилу сооруди. Жидковатъ звонъ-то. Звонъ житковатъ, говорю... На ухо туговатъ что-ли? Церковь изрядная, а колоколъ, что въ костелъ...

О. Михаилъ смотрълъ на кланяющагося старосту, лицо котораго, сосредоточенное и напряженно серьезное, странно не соотвътствовало улыбающемуся лицу архіерея, на владыку, на исправника, опять явившагося въ минуту отъъзда, на терпъливо дожидавшуюся ихъ толпу, и чувствовалъ себя какимъ-то стороннимъ, чужимъ, безучастнымъ зрителемъ сцены. Ни радостнаго волненія, ни просто волненія отъ присутствія здісь высокаго посторонняго человъка ужъ не было въ его душъ. Было одно нетерпъливое желаніе поскор'ве остаться одному.

Преосвященный нагнулся и пролъзъ въ карету. Слышавшій, что онъ кочетъ здъсь подремать, о. Андрей не ръшился напрашиваться и умъстился въ бричку, рядомъ съ исправникомъ.

Вотъ вы меня и подвезете!
 Карета преосвященнаго тро-

нулась, когда благочинный обернулся лицомъ къ о. Михаилу, съкоторымъ уже простился, и уронилъему:

— Насчетъ исповъдныхъ-то поспъшите. Упускаете, отецъ, срокъ. Ужь полъ благочинія доставило. Какъ же такъ, достопочтеннъйшій!..

"Дъло не волкъ,—въ лъсъ не убъжитъ",—вспомнилъ о. Михаилъ и не безъ горечи улыбнулся...

... Вечеромъ, какъ всегда, какъ 14 лѣтъ, — было тиховъ квартиръ Смердынскаго. Часы уныло отсчитывали секунды, скользившія въ въчность, въ кухнъ однообразно капали капли воды изъ рукомойника въ гулкое ведро, и нужна была привычка, чтобы не сойти съ ума отъ этихъ мертвыхъ, пустыхъ звуковъ. Смердынскій ходилъ по комнатъ, большой и неуклюжій, теперь съ подхваченными волосами и въ короткомъ засаленномъ подрясникъ странно похожій на мужика, присаживался къ столу, прислонялся къ косяку дверей и такъ стоялъ долго, глядя въ письменный: столъ и потрескивая волосами съдъющей бороды, которыя онъ нервно крутилъ между пальцами.

— Чего ты испугался, владыко, — съ укоризной спрашивалъ онъ, останавливаясь передъ портретомъ стараго товарища, — того, что я буду просить у тебя перемъщенія, великой и богатой милости, намозолю тебъ глаза въ твоей пріемной? Не потому ли ты не подпустилъ меня къ твоей душъ и далъ прикоснуться только къ краю ризы? Такъ видитъ Богъ, что ни въ какой я соборъ не пойду и ни на что своей деревни-пустыни не промъняю... Въдь не хотълъ я тщеславно, чтобы ты взялъ меня подъ руку и ввелъ къ сильнымъ міра и сказалъ: "вотъ мой старый товарищъ"!... Ряски ты у меня не снялъ, преосвященный. Подрясничка

мнѣ не показалъ, а я думалъ, — душу покажешь. Одного ласковаго слова жаждалъ я отъ тебя, какъ олень въ пустынѣ, —и не дождался...

Чей-то другой голосъ оправдывалъ гостя и доказывалъ Смердынскому, что онъ несправедливъ и придирчивъ. Старый товарищъ вошелъ въ его домъ и раздълилъ его трапезу, и у него не вырвалось ни одного нелюбезнаго слова. Онъ былъ простъ и доступенъ и слишкомъ мало показалъ, что онъ начальникъ. Его память не сохранила того, что помнилъ о. Михаилъ, но кто отвътствененъ за свою память? У него столько иного, сложнаго дъла, и вотъ ужъ онъ сейчасъ гдъ-то далеко несетъ другимъ горе и радости...

Защитникъ говорилъ убъдительно,

но его слова не подкупали о. Михаила. Въ его душъ все еще былоодиноко и пустынно, и такъ же тихо, какъ за окномъ, выходившимъ на темные, далеко раскинувшіеся огороды. Казалось, ему стало бы легче, еслибы вдругъ далеко завылъ волкъ или закричали: "караулъ". Почти неотдавая себъ яснаго отчета въ томъ, что онъ дълаетъ, о. Михаилъ потянулся черезъ столъ къ портрету. товарища, снялъ со стъны рамку, неторопливымъ движеніемъ вскрылъ изъ-подъ стекла рисунокъ и, оставивъ рамку на столъ, спряталъ изображеніе далеко въ глубь ящика въ письменный столъ...

А. Измайловъ (Смоленскій).





## Старый Гейдельбергъ.

РОМАНЪ.

## Рудольфа Штраца.

(Продолженіе).

VII.

Конечно... это былъ Джонъ Генри ванъ Леннепъ. Узнавши Эрну, онъ ускорилъ свои и безъ того поспъшные шаги и направился къ ней. Она увидъла его и съ досадой замътила, что сердце уже во второй разъ подсказываетъ ей, что это онъ: сначала оно пріостановилось всъмъ, потомъ вдругъ забилось изо всъхъ силъ, какъ будто она увидъла Богъ знаетъ какое сверхъестественное явленіе, а не самаго обыкновеннаго человъка средняго роста, стройнаго сложенія, літь за тридцать, котораго по наружностипо его загорълому лицу, закрученнымъ усамъ и спокойной энергіи

походки и манеръсъ перваго взгляда можно было принять за офицера въ штатскомъ плать — какого-нибудь полковника изъ Майнца или Страссбурга, который, чтобы отдохнуть отъ жены и подчиненныхъ, вздумалъ проъхаться по Неккару.

Для полковника, впрочемъ, онъ казался слишкомъ молодымъ. Лишь на совсъмъ близкомъ разстояніи можно было замътить на его лицъ съть тонкихъ морщинокъ и безпокойный блескъ глазъ — молчаливые свидътели безсонныхъ ночей, борьбы и успъховъ; чувствовалось, что въ этомъ безпокойно-бъгающемъ взглядъ, быстрой, нервной ръчи, торопливой нервной походкъ—сказывается весь человъкъ, человъкъ нервный

по преимуществу, но не изъ нервноразслабленныхъ, а изъ тъхъ гигантовъ труда и нервной силы, которые въ двадцатомъ столътіи завоевывають весь земной шаръ мирнымъ путемъ — всесвътной торговлей. — Такъ смотръла на него Эрна, сначала глазами отца, потомъ на основаніи собственныхъ наблюденій. Она не уменьшала его достоинствъ, какъ тъ, которымъ была знакома лишь одна сторона его измънчивой натуры. Каждую минуту онъ представлялся новымъ человъкомъ и съ кошачьей ловкостью и обдуманностью игралъ окружающими его людьми. Но, разрѣшивъ, какъ онъ говорилъ, трудную задачу, онъ становился опять джентльменомъ и въ то же время рыцаремъ хишникомъ...

Эрна была полна страха передъ нимъ и любопытства.

Онъ никогда ни съ къмъ не былъ грубымъ и ръзкимъ, тъмъ болъе съ нею, но какія карты у этого холоднаго игрока въ борьбъ съ бъжавшей невъстой?

Эрна вдругъ съ возмущениемъ замътила, что онъ улыбается! Въ такую важную минуту! Улыбается едва замътной добродушной улыбокой, мелькавшей у него всегда въ углахъ рта и придававшей ему сходство съ плутоватымъ школьникомъ. Съ такимъ мальчишескимъ выражениемъ лица, которое дълало его моложе лътъ на десять, онъ поклонился ей, приподнявъ шляпу и по товарищески пожалъ ей руку, какъ будто ничего не произошло.

— Ну, какъ поживаешь? — освъдомился онъ — Хорошо устроилась въ Гейдельбергъ?

Эрна смотръла на него широко раскрытыми глазами.

Всего она ждала — только не такого легкаго отношенія къ своему бъгству.

— Откуда ты узналъ, что я здъсь? — машинально спросила она, чтобы только сказать что-нибудь.

— Эрна, замъть себъ одно, ска-

залъ Джонъ Генри, удерживая ея руку въ своей. — Скромность — очень симпатичный мнв недостатокъ, но, какъ и другіе пороки, его не слъдуетъ доводить до крайности. Ты вообразила, что въ нашемъ фабричномъ гнъздъ никто не узнаетътебя на вокзалъ? Какъ только я показался тамъ, начальникъ станціи, кассирша, цълый хоръ служащихъзакричалъ мнъ навстръчу: фрейленъ Бауэрнфейндъ съ скорымъ кельнскимъ поъздомъ уъхала сегодня въ Гейдельбергъ!

— И ты стояль тамь и позволиль смъяться надъ собой?

 Надо мной не смъется никто! сказалъ Джонъ Генри, разсѣянно сбивая палкой какую-то въточку съ дороги. - Этого не было и не будетъ. Повърь мнъ въ этомъ! Я не могу служить предметомъ насмъщекъ ни для другихъ людей, ни для рейнскихъ желъзнодорожныхъ служащихъ. Я просто сказалъ имъ, чтопроизошло большое недоразумъніе: ты не поняла моей депеши и поъхала къ родственникамъ въ Гейдельбергъ, между тъмъ какъ я телеграфировалъ, что вывхалъ оттуда. Всъ еще пожалъли, что у меня такая склонная къ поспъшности невъста!

— Это похоже на тебя! — съ го-

речью сказала Эрна.

— Развъ это не такъ? Неужели ты думаешь, что никто не замътитъ, какъ ты возьмешь билетъ на Гейдельбергъ, отправишь туда же свои вещи и сама въ купэ перваго класса уъдешь въ Гейдельбергъ же? А сама еще сердишься всегда, когда въ тебъ, по собственному твоему выраженію, — проглядываетъ женщина! — Посердисъ-ка теперь! Да уже поздно! Я здъсь!

Эрна эло посмотръла на него.

— Ты лучше сдѣлалъ-бы, еслибъостался тамъ и подождалъ моегописьма. Теперь я опять должна разсказывать тебѣ все...

— Письма? — Ванъ Леннепъ задумался и пошелъ медленнъе. Она прижималась къ нему, какъ будто такъ и должно было быть. — Твоего письма? Да, Эрна... твое письмо очень мило. Немножко длинно, немножко сбивчиво... я написалъ-бы иначе. Но въ немъ — ты вся, и потому оно мило!

— Ты говоришь, какъ будто уже читалъ его! — презрительно сказала Эрна. — Самое раннее ты могъ получить его сегодня утромъ, а утромъ ты былъ уже здъсь.

— Ну, тутъ есть немножко колдовства! Я прибъгаю къ нему въ исключительныхъ случаяхъ, когда обыкновенныя средства не дъйствуютъ. Письмо твое я получилъ. Ты пишешь, что лътъ черезъ десять я покажу его своей женъ. Хорошо-же. Черезъ десять лътъ я покажу его—тебъ!

Увидъвъ ея смущенное лицо, онъ разсмъялся, показавъ подъ темными усами два ряда ослъпительно бълыхъ зубовъ.

- Иди-ка сюда! добродушно сказалъ онъ, взялъ ее, какъ ребенка, за руку и подвелъ къ одному изъ телеграфныхъ столбовъ. Ну, ученая дъвица, подумай-ка хорошенько надъ этимъ! Что это за штука съфарфоровыми стаканчиками и проволокой?!
- Но, Боже мой, не велълъ же ты телеграфировать себъ все содержание письма?
- Конечно, да! У меня въ отелъ лежитъ теперь кипа телеграммъ вышиною съ мой цилиндръ, всъ подъ №№ и всъ проникнутыя твоимъ духомъ. Ты, Эрна, стала важной особой. Твои мнънія, какъ слова самыхъ высокопоставленныхъ особъ, извъстны всей Германіи.
- Но это тебъ стоило, въроятно, нъсколько сотенъ марокъ?
- О вы, филистеры!—сказалъ съ удареніемъ Джонъ Генри. Въчно говорите вы лишь о деньгахъ! И всегда тъ, которые сами ничего не зарабатываютъ. Другіе же объ этомъ молчатъ. Слышала-ли ты, чтобы я жогда-нибудь говорилъ о деньгахъ?

Впрочемъ, успокойся! Когда я плылъ думалъ внизъ по Рейну и тебъ, то просматривалъ свои бумаги; меня при видъ всъхъ этихъ разрушенныхъ старинныхъ замковъ охватила тоска, и я придумалъ превосходную спекуляцію на нью-іоркской биржъ. Въ виду утеса Лорелей я послалъ по кабелю депешу, а на проходившемъ мимо пароходъ множество толстыхъ мужчинъ въ праздничномъ, какъ видно, настроеніи пъли хоромъ: "Богъ въсть отчего такъ нежданно печаль мою душу щемитъ!" и мнъ казалось, что это тъ акціонеры, которымъ я хочу повредить!

Опять на его лицъ появилось самодовольное мальчишеское выраженіе.

 Повърь мнъ, Эрна, въ этомъ, какъ и въ старинныхъ замкахъ, заключается своего рода поэзія. Направлять свою волю во всъ страны, по дну Атлантическаго океана, до Америки, гдъ слова мои какъ молнія разразятся среди общаго собранія акціонеровъ — развъ въ этомъ нътъ величія, красоты? Это такъ же романтично, какъ ваши старые рыцарскіе подвиги. Рыцари сидъли въ засадъ на малыхъ водныхъ путяхъ, на Рейнъ и потомъ выскакивали изъ-за кустовъ съ поднятой саблей (у насъ это называется телефонировать); мы же — я и мнъ подобные, -- сторожимъ на великихъ водныхъ путяхъ, на моряхъ и проливахъ и не даемъ спуску глупцамъ. Они встръчаются съ нами и погибаютъ; въ этомъ и состоитъ вся мораль. Сильнъйшій побъждаетъ. Только рыцари были сильны своими мускулами, -- какъ теперь у насъ работники мясниковъ. Мы же, современные купцы, сильны нервами. Это нъчто гораздо болъе утонченное! Шагъ впередъ въ культуръ! Но ты этой тайны не разбалтывай! Другимъ мужчинамъ этого не нужно разсказывать, и тебъ я открылъ все это потому, что знаю, что ты ничего не понимаешь!

— Я понимаю тебя очень хорошо! — подавленнымъ тономъ сказала Эрна. — Почему ты считаешь меня такой глупой? Ты дъйствительно думаешь, что кромъ тебя нътъ ни одного умнаго человъка на свътъ?

Опять высоком врная улыбка мелькнула у него на губахъ, и онъ пе-

ремънилъ разговоръ.

- Такъ вотъ онъ, Гейдельбергъ! -сказалъ онъ, смотря черезъ ръку и городъ на замокъ. — Очень красиво! Но, знаешь ли, когда я попадаю въ одинъ изъ вашихъ ульевъ--маленькій университетскій или военный городъ, какое у меня чувство? Я всегда думаю: окна настежъ, двери тоже. Слишкомъ тутъ много плъсени! Впустите свъжаго воздуха. Свъжаго морского воздуха! Нуженъ холодный соленый юго-западный вътеръ съ Атлантическаго океана или Желтаго моря, отъ котораго въ ушахъ свиститъ и щеки краснъютъ. Джентльмены! Императоръ правъ, говоря, что наше будущее — на моръ! Мы должны пуститься въ синее море и заработать много денегъ, но оченьочень много, милая Эрна! У меня теперь денегъ мъшки, а будетъ еще больше!

Студентка покачала головой,

— Это импонируетъ мнѣ совсѣмъ не такъ, какъ ты думаешь! Былобы очень печально, еслибъ всѣ думали такъ, какъ ты. Тогда на свѣтъ не существовало-бы поэзіи. И ты совсѣмъ не понимаешь старины!

— Нисколько! — равнодушно сказалъ Джонъ Генри. — И слава Богу! Что мнъ дълать съ этой сантиментальностью, благодаря которой у пожилыхъ уже, благоразумныхъ мужчинъ показываются слезы на глазахъ, когда они услышатъ "О Гейдельбергъ нашъ славный"! Пусть наслаждаются. Я имъ не завидую. Я немного учился, ни слова не знаю по-латыни или по-гречески, какъ ты, ученая дъвица, а все-таки я настоящій мужчина.

Посмотри теперь на этихъ студентовъ въ пестрыхъ шапочкахъ,

которые вдуть по двое въ экипажв. хотя мъста хватило-бы для четырехъ и хотя въ такую прекрасную погоду лучше пройтись пъшкомъ, какъ мы съ тобой... Въ томъ возрастъ, когда эти молодые люди ничего не дълаютъ, проживая отцовское достояніе, я работаль въ Шанхав въ конторв по десяти часовъ ежедневно, а съ открытіемъ почтоваго отдъленія — по восемнадцати часовъ, работалъ въ потъ лица! Буквально! Въ жару капли пота падали всегда на копировальный прессъ. Потомъ эти молодые люди являются къ намъ, купцамъ, и благодаря немногимъ юридическимъ знаніямъ, которыя они успъли пріобръсти въ университетъ въ промежуткахъ между дуэлями и кутежами, дълаютъ намъ, какъ консулы и чиновники, жизнь гораздо болъе непріятной, чіть она могла бы быть. Прости, что говорю это тебъ, будущей студенткъ...

— Но ты, какъ и во всемъ, слишкомъ одностороненъ и ръзокъ!

Спутникъ ея добродушно усмъхнулся.

– Можетъ быть, и ръзокъ. За угодника меня никто не считалъ изъ моихъ враговъ. Впрочемъ, что я и всегда говорю, не самъ себя я создалъ и отвътственность за свои поступки слагаю съ себя! Радуйтесь, что есть еще такіе люди, какъ я нъмецкіе піонеры въ дальнихъ краяхъ! Мы не имъемъ ничего общаго съ старопрусской мелочностью или старобаварскимъ благодушіемъ. Мы новое поколъніе нъмцевъ, настоящихъ и притомъ ловкихъ нъмцевъ. Ты не можешь себъ представить, какъ мелко все кажется въ любезномъ отечествъ, когда взглянешь на него издали, съ великаго моря!

Они молча пошли рядомъ черезъ мостъ за ръку. У ногъ ихъ сверкалъ голубой Неккаръ, а надъ нимъ уходилъ въ лазурное вечернее небо обвитый плющемъ и облитый краснымъ свътомъ замокъ. Налъво, на другомъ берегу ръки бълъла и

благоухала покрытая бълыми цвътущими деревьями гора.

Эрна наконецъ остановилась съ ръшительнымъ видомъ. Она не могла дольще выносить этихъ приготовленій къ ръшительному сраженію.

— Ты кочешь запугать меня? — спросила она.—Тъмъ, что разсказываешь объ университетахъ?

— И не думаю, просто и почти смиренно сказалъ Джонъ Генри. — Въ своемъ письмъ ты ръшительно запретила мнъ всякія "притязанія" на твою личность. Отлично. Я повинуюсь. И даже очень охотно. Ты знаешь, въдь, я человъкъ простой. Неучъ изъ-за океана. Но я смиренъ, какъ дитя. Кто это понимаетъ, тотъ можетъ сдълать со мною, что угодно. А ты понимаешь, Эрна. Ты выше меня!

Она искоса недовърчиво посмотръла на него. Когда онъ говорилъ иронически, то становился серьезнымъ.

Это была обычная форма, въ которую выливался кипъвшій въ немъ невидимо гнъвъ. Но, слава Богу — маска наконецъ спала съ него!

— Итакъ, я повинуюсь тебѣ! — снова заговорилъ ванъ Леннепъ. — Я не говорю о существенномъ — о твоемъ путешествіи сюда; я говорю о міровой политикѣ, подводномъ телеграфѣ, о твоемъ женихѣ—словомъ, о вещахъ простыхъ, которыя почти не интересуютъ такую умную дѣвушку, какъ ты.

Эрна ничего не отвътила ему. Она испытывала страхъ, не зная, съ какой стороны ожидать нападенія.

Ясно было, что онъ приготовилъ что-то неожиданное, страшное, но что?—вотъ вопросъ. Эрна замътила, что лицо его приняло холодно-дъловое выраженіе, какъ будто онъ сидълъ у своего письменнаго стола.

— Что ты намърена изучать здъсь въ первомъ семестръ?—неожиданно и измънившимся тономъ спросилъ онъ.

Такъ онъ согласился, чтобы она занялась наукой!

Эрна была такъ озадачена, что ничего не могла сказать. Онъ продолжаль: — Я совътовалъ бы тебъ начать съ пополненія общаго образованія, какъ ты пишешь въ своемъписьмъ. Займись исторіей искусства, культуры и т. п. Химію пока оставь. По крайней мъръдо третьяго семестра! Почему – я скажу тебъ при случаъ!

Изумленіе Эрны мало-по-малу переходило въ страхъ, гнъвъ, стыдъ. Онъ готовъ такъ легко отказаться отъ нея? Это невозможно! Если это его месть, то онъ достигъ цъли. Болъе глубокаго оскорбленія нельзя было нанести ей. Но это было такъ не похоже на него! Слишкомъ мелочно! Надежда снова пробудилась въ ней.

— Такъ... ты ничего не имъешь противъ того, чтобы я училась? —

неувъренно спросила она.

- Что-же мнъ дълать? меланколически спросилъ Джонъ-Генри. — Конечно, я былъ противъ. Но когда кто-нибудь сумъетъ поставить на своемъ, то этимъ онъ убъждаетъ меня! Это знакъ, что онъ на върной дорогъ. Это проявленіе природы. Я тоже поставилъ на своемъ, когда отецъ котълъ отправить меня въ учительскую семинарію. Подумай, Эрна! я—школьный учитель! Шестнадцати лътъ я поступилъ въ Гамбургъ на корабль и пустился по свъту. И изъ меня вышло кое-что; выйдетъ и изъ тебя!
- Видишь-ли, большинство людей лишь говорять! прибавильонь, не дождавшись ея отвъта. Немногіе ръшаются дъйствовать. А ты ръшилась! И ты права! Кромътого, ты—совершеннолътняя. Никто не можетъ удерживать тебя!

Эрна призвала на помощь все свое мужество, чтобы казаться спокойной. — Меня только удивляетъ... какъ легко ты отнесся ко всему этому!

 Во всякомъ случаъ, къ женскимъ занятіямъ наукой я не отношусь трагически, милая Эрна! Ско-

ръе это забавляетъ меня!

— Я говорю о томъ... но... о томъ, что было между нами!

Теперь пришла очередь удивить-

ся ванъ Леннену.

— Было?... Видишь ты, Эрна, мы подходимъ теперь къ грубой логической ошибкъ, которую ты допустила въ своемъ письмъ. Отвъть мнъ: не находишь ли ты, что, выйдя замужъ, женщина становится болье свободной, болъе зрълой и, слъдовательно, болъе способной къ ученью, чъмъ дъвушка?

— Разумъется!— неръшительно сказала Эрна.

— А ты въ своемъ письмѣ различаешь двѣ вещи — или выйти замужъ или учиться! Нѣтъ, можно выйти замужъ и учиться при этомъ, если нельзя оставить науки. Учиться здѣсь, въ Гейдельбергѣ, какъ тебѣ этого хочется. Мы можемъ поселиться здѣсь. Мнѣ въ сущности безразлично, просижу я въ вагонѣ двумя часами болѣе или менѣе во время путешествія...

— И выйдя за тебя замужъ, я

продолжала бы учиться?

— Я, конечно, не стану запирать тебя!—холодно сказаль вань Леннепь,— Напротивь, я куплю тебъ прекрасную кожаную папку, чтобы ты походила на настоящаго студента. Каждый наслаждается по своему. Я уважаю чужіе вкусы. Я самъ для этого слишкомъ самостоятельная личность.

 Именно!—Эрна остановилась и посмотръла ему въ лицо.

— Никто не можетъ жить съ тобою и не поддаваться твоему вліянію. Кто хоть три дня побудеть въ твоемъ обществъ, тотъ начинаетъ говорить, какъ ты, и становится похожимъ на тебя. Ты обезцвъчиваешь всъхъ! И быть твоей женой! Повърь: мнъ тяжело было уйти отъ тебя, но я ясно сознавала—я должена сдълать это! Быть свободной для меня значитъ быть независимой отъ тебя, который меня не понимаетъ и не хочетъ понять! А ты — я этого не скрываю— имъешь надо мною

такую власть, какъ никто. Если я буду съ тобой, я подчинюсь тебъ. У насъ, несчастныхъ, это уже въ крови. И наукъ тогда конецъ! А въчныя твои насмъшки!

- Это признакъ того, съ непоколебимымъ спокойствіемъ сказалъ Джонъ Генри, признакъ того, что твое счастье, какъ счастье всякой благоразумной женщины въ семьъ и мужъ, который искренне любитъ ее, какъ я тебя! Мы должны попытать счастья. Повъръ, что прежде я не воображалъ своей жены въ образъ Гейдельбергскаго студента!
- А если я окажусь слабъе тебя? Конечно, я слабъе тебя! Если я сдълаюсь дросто твоей куклой, игрушкой?

— Ты сдълаешься моей женой!— сказалъ медленно и такимъ глубокимъ, мягкимъ тономъ, какого она еще никогда не слышала у него. Онъ шелъ прямо изъ сердца. Она вздрогнула. Ей стало страшно. Теперъ-то нужно быть сильной! Теперь должно наступить ръшеніе.

 Въдь я люблю тебя!—прошепталъ онъ, опустивъ глаза и сбивая цвъты на стънъ. Люблю... Я не могу сказать этого, какъ слъдуетъ... вообще... взрослый человъкъ кажется такимъ глупымъ, когда говоритъ, подобныя слова, но что же дълать? Я въ жизни своей любилъ только двухъ женщинъ... сначала мать. Я не могъ проститься съ нею, когда уходилъ изъ отцовскаго дома... Только рано утромъ-день два заизъ отцовскаго нимался-стоялъ я передъ домомъ и смотрълъ на закрытыя окна. Съ тъхъ поръ я ее никогда не видълъ. Давно уже все это было. Вторая была ты, когда я вернулся на родину. Въ промежуткъ ничего; по крайней мъръ ничего такого, что стоило-бы упоминанія. Я работалъ слишкомъ много. Я хотълъ еще разъ сказать тебъ это... можетъ быть, ты еще передумаешь... мнъ, право, нелегко... послъ твоего письОнъ отвелъ отъ нея сверкающіе безпокойнымъ блескомъ глаза, какъ бы стыдясь своей слабости и сердясь на себя за то, что коснулся вещей, о которыхъ мужчина, по его мнѣнію, не долженъ говорить. Онъ ждалъ отвѣта. Но Эрна молчала. Они медленно шли по улицѣ съ равнодушными лицами, — повидимому, такъ же спокойные, какъ и другіе прохожіе, которые разговаривали о погодѣ и прогулкахъ.

— Я убъжденъ, — сказалъ онъ вдругъ измънившимся, ръшительнымъ тономъ, — я знаю, что я тебъ не безразличенъ. Ты сама съ этимъ согласна. Къ чему-же эта игра? Я прошу тебя отъ всего сердца, Эрна... будь моей женой и выкинь науку изъ головы. Этимъ ты сдълаешь дъйствительно счастливымъ такого человъка, какъ я; а это немало!

Послъднія слова вернули Эрнъ ея самоувъренность. Она спокойно посмотръла на ванъ Леннепа.

- Я должна сдълать тебя счастливой! Но скажи: по твоему мнънію женщина не имъетъ обязанностей по отношенію къ себъ и права на счастье?
  - Это одно и то же!
- Нѣтъ. Будь искрененъ, Джонъ Генри... какъ только можешь... ты можешь, если захочешь... Положи мысленно руку на сердце и отвѣть мнѣ по совѣсти: вотъ теперь, когда я иду тутъ, рядомъ съ тобою, считаешь ты меня въ душѣ такимъ человѣкомъ, какъ ты самъ, равноправнымъ, или смотришь на меня сверху внизъ, какъ на слабое, недоразвившееся существо, къ которому нельзя относиться серьезно? Отвѣть мнѣ!
- Конечно, есть разница между дъвушкой и мужчиной!
- И дъвушка или вообще женщина, для тебя существо низшее? Будь откровененъ безпощадно. Нътъ ли въ твоей любви ко мнъ незамътнаго почти презрънія? Нътъ ли въ твоей улыбкъ снисходительности, состраданія?

— Не кажусь ли я тебъ, когда ты смотришь на меня очами любви, какимъ-то мистическимъ, окутаннымъ облакомъ существомъ? И не будешь ли ты смотръть на меня, какъ на жену, сверху внизъ, вмъсто того, чтобы, какъ друга, поставить меня наравнъ съ собою?—Его лицо приняло недовольное выраженіе.

-- Что это за вопросы? Я объ

этомъ никогда не думалъ!

- Вотъ именно! сказала Эрна. Ты думалъ обо всемъ на свътъ, не думалъ только о томъ, имъетъ ли право женщина, твоя жена, быть человъкомъ. Я уже долго думала объ этомъ и ръшилась, во что бы то ни стало, быть самостоятельнымъ человъкомъ и учиться!
- Скажи еще такъ же искренне: серьезно ли ты относишься къ мо-

ему ученью?

 Нътъ!—Его голосъ прозвучалъ упрямо.—Нътъ, если хочешь знать! Это лишь забава. И происходитъ все это отъ незнанія жизни. Ты ея не знаешь, а я знаю. Я знаю, что борьба за существованіе ужаснамежду мужчинами. Васъ, женщинъ, щадятъ. Въ васъ наше успокоеніе, нашъ отдыхъ. Такъ и я смотрю на тебя, Эрна. Но горе вамъ, если вы вздумаете серьезно вмѣшаться въ нашу борьбу и отнять у насъ кусокъ хлъба. Вы не подозръваете, какъ грубъ можетъ быть мужчина по отношенію къвамъ, безпощадно грубъ! Вы все-таки слабъйшія существа! Знаешь ли ты, чъмъ кончится, если вы вызовете насъ борьбу и прежнюю жизнь сдълаете для насъ невозможной? Вы не только не пойдете впередъ, вы обратитесь въ прежнихъ рабынь, а мы еще больше огрубъемъ. Поэтому я хочу имъть жену, которая не думала-бы о борьбъ и шумъ свъта, у которой я могъ бы искать успокоенія... Вотъ теперь ты знаешь все,

Она кивнула головой. — Благодарю. Ты говорилъ искренно.

Но ты самъ видишь: я не могу

учиться, сдълавшись твоей женой! И не могу быть твоей женой, потому что ты меня не уважаешьразсудкомъ, по крайней мъръ, если не сердцемъ. Твоя любовь ко мнъ. Джонъ Генри, лишь доброжелательный эгоизмъ. Я должна украшать свой умъ и тъло, чтобы понравиться своему повелителю, когда онъ вечеромъ придетъ послъ работы. Видишь ли, противъ этого возмущался мой собственный здоровый и справедливый эгоизмъ. Для этого представляю слишкомъ много! Больше, чъмъ ты предполагаешь! Я требую, чтобы человъкъ, которому я отдаю все, зналъ меня! А ты меня не знаешь!

Его лицо омрачилось. Теперь, когда съ него исчезло напряженіе и живые глаза его полузакрылись, онъ казался постаръвшимъ на нъсколько лътъ.

— А ты развъ знаешь меня? спросиль онъ. Нътъ, потому что для этого нужно знать жизнь, а жизнь не то, что представляють себъ молодыя дъвушки изъ хорошихъ семействъ. Я явился въ жизни побъдителемъ, но за каждую побъду нужно было платить. За каждую нужно было отдать частицу самого себя, своей молодости, надеждъ, здоровья, друзей; идетъ къ чорту, и человъкъ становится все болье и болье одинокимъ, какъ будто восходитъ на высокую гору, гдъ нътъ ни души, но онъ продолжаетъ подниматься подъ конецъ просто по привычкъ. И изъза чего, спрашивается? Скучно заботиться все только о себъ. Хочется имъть около себя что-то доброе, прекрасное, заботиться о немъ и лелъять... Но надо, чтобы это было добровольно... Принуждать я не хочу...

Она быстро взглянула на него...

— Къ тому, чтобы сдълать меня

своей женой?
Онъ утвердительно кивнулъ го-

— Это было бы тебѣ трудно сдѣлать!

— Кто знаетъ? — медленно сказалъ онъ. — Но это обидъло бы тебя. А я слишкомъ люблю тебя для этого. Не бойся же! Пойдемъ, сядемъ тамъ на скамейкъ и посмотримъ на гуляющихъ. Это тихое и умиротворяющее удовольствіе для грустно настроенныхъ людей, какъ мы съ тобой сегодня.

Эрна чувствовала себя неспокойно, идя рядомъ съ нимъ. — Это что то новое: такой человъкъ, какъ ты говоритъ какими-то загадками! Что это значитъ — ты могъ бы меня принудить?

- Ничего не значитъ! Я пошутилъ!
  - Такъ не шутятъ!
- Нътъ, я жалъю, что сказалъ

Ея недовъріе еще усилилось. Она задумалась.

- Нътъ! сказала она черезъ нъкоторое время, поднявъ голову и съ облегченіемъ вздохнувъ.
- Я обдумала все еще разъ. Принудить меня—нътъ средства. Скажи: я независима...
  - Вполнъ!
  - Здорова...
  - Слава Богу!
  - Довольно умна...
  - Да!.. довольно-таки...
  - И къ тому же богата...
- Да...—сказалъ онъ усмъхаясь и играя ея краснымъ маленькимъ зонтикомъ. Ты очень богата, Эрна...
- Вотъ видишь... Эрна спокойно посмотръла на него. Какъ же ты можешь утверждать, что могъ бы обойтись со мной, какъ съ одалиской, которую силой запираютъ въ гаремъ? Смъшно! Что ты хотълъ сказать?
- Онъ засмъялся. Ничего, Я хотълъ только сказать, что женщина должна...
- Теперь женщина ничего не должна! Она имъетъ свою волю!
- Онъ ничего на это не возразилъ. Женщина имъетъ свою волю! торжествующе повторила она по-

слѣ небольшой паузы... Понимаешь ты это, Джонъ Генри?

— Прекрасно! — Онъ отклонился назадъ. - Женщина хочетъ! Или върнъе — не хочетъ! Оставимъ этотъ вопросъ. На время, по крайней мъръ!

Они замолкли и стали смотръть передъ собою. Вокругъ нихъ была веселая суета воскреснаго дня: переполненные народомъ челны, быстрыя весельныя лодки на ръкъ, свътлыя платья и зонтики на склонъ горы, экипажи и пъшеходы на шоссе, горожане съ женами, дътьми и собаками, студенты съ огромными догами, англичане, множество велосипедистовъ, вдали, съ флагами и музыкой, возвращающійся съ прогулки какой-то ферейнъ, звуки скрипокъ и трубъ въ танцовальныхъ залахъ, женскіе голоса въ лѣсу, съ ръки---хоръ студентовъ въ пестрыхъ шапочкахъ, которые плыли въ лодкъ, за ними, какъ кегельные шары, выскакивающіе изъ воды, головы ныряющихъ бульдоговъ... и надо всъмъ голубое небо, распускающійся лъсъ и развалины замка, ожившія, казалось, подъ лучами заходящаго солнца и сверкающія собственнымъ красноватымъ свътомъ.

Джонъ Генри съ трудомъ подавилъ зъвоту.

— Скучно у насъ въ Германіи! Думаю, что никогда не привыкну къ ней. Когда подышешь чистымъ воздухомъ... побываешь въ чужихъ странахъ, среди другихъ людей... Если я теперь закрою глаза, то мнъ представляется, что я въ Шанхать и что вокругъ меня кишатъ и жужжатъ желтые китайцы. Они носятъ такіе же длинныя косы и сами такіе же филистеры, какъ вы, женщины. Они съ презръніемъ смотрятъ на все, что не знаютъ — точь въ точь какъ молодая дама, что сидитъ теперь рядомъ со мною. — Мнъ не по себъ въ этихъ горахъ. Я люблю открытый горизонтъ, воду, вътеръ, пароходъ или курьерскій пофадъ. А вы плачете отъ умиленія,

когда видите въ музећ старинную желтую почтовую карету, и вспоминаете о покойной прабабушкћ, ъздившей въ такой каретћ и вздыхаете: Да, были времена...

— А миъ здъсь очень нравится!

—упрямо сказала Эрна.

— Миф—ифтъ! Кажется, что раскрыль N. Fliegende Blätter: разсъянные ученые, пьяные студенты, любители воскресной охоты, умные пудели, филистеры за пивомъ, бранящіеся супруги, дъти, въдь все это настоящія видінія прошлаго! Все это было когда-то! Теперь же нигдъ не существуетъ. Сядьте на поъздъ и поъзжайте въ ближайшій портъ или на нижній Рейнъ, гдъ наша родина, Эрна, и посмотрите, какъ по ночамъ все небо горитъ тамъ отъ искръ фабричныхъ печей, какъ днемъ дымится тамъ цълый лъсъ трубъ... Завтра вечеромъ я уъзжаю, Эрна...

— Куда же?

 Сдълаю маленькое круговое путешествіе! — спокойно сказалъ ванъ-Леннепъ.-Ты знаешь, два года тому назадъ мы организовали большой трестъ; я -- одинъ изъ директоровъ. И все, что не присоединяется къ намъ, мы потихоньку устраняемъ. Съ такими дружескими намъреніями ъду я теперь къ послъднимъ тремъ фабрикантамъ, которые оказываютъ еще сопротивленіе нашему союзу. Повиноваться или гибнуть — иного выбора имъ нътъ. Теперь они у насъ въ карманъ. Но повърь, этимъ, конечно, не заслужишь у людей любви!

 Съ такими же намъреніями ты въ свое время и къ папъ пріъхалъ?

- Да, отвътилъ Джонъ Генри быстро и какъ-то разсъянно. Нотвой отецъ былъ разсудительный старикъ. Съ нимъ не было никакихъ затрудненій.
- Но вы спорили цълыми недълями, иногда по цълымъ ночамъ, и каждый разъ, когда ты уходилъ, папа становился такимъ утомленнымъ и блъднымъ! Я хорошо помню это!

— Можетъ быть! — легко согласился онъ. — Твой папа былъ немножко упрямъ. Человъкъ стараго закала. Въ концъ концовъ онъ увидълъ, что я правъ. Я всегда правъ. Это одна изъ моихъ комическихъ особенностей. Однако, я долженъ тебъ зонтикъ. Сломалъ, играя имъ!

Эрна, покачивая головой, взяла у него изъ рукъ хорошенькую ве-

щицу.

— Какъ ты это сдълалъ?

— Это мое домашнее средство отъ нервности. Чтобы успокоиться, всегда ломаю что-нибудь по тихоньку!

Эрна подозрительно посмотръла

на него.

— Ты сегодня такой странный! У меня не выходять изъ головы твои слова, что у тебя есть сред-

ство принудить меня...

— Стать моей женой? — Онъ всталъ. — Ты будешь, моей женой, Эрна! Это такъ же върно, какъ то, что сейчасъ заходитъ солнце. Но это сдълается безъ всякаго принужденія. Надъюсь такъ, по крайней мъръ. Все зависитъ отъ тебя. А теперь вернемся въ городъ. Темнъетъ.

Солнце зашло. Но каменная громада замка на горъ стояла вся въ розовомъ сіяніи, какъ будто за долгій весеній день мертвыя каменныя плиты вобрали въ себя весь свътъ и темноту и теперь испускали ихъ обратно изъ своихъ покрытыхъ плющемъ поръ на долину и ръку, какъ таинственный, печальный вечерній свътъ. Въ городъ, стройныя колокольни котораго возносились надъ шумной рейнской долиной, звонили вечерніе колокола, а съ Неккара, съ невидимыхъ уже лодокъ, все еще доносились женскіе голоса и мужской хоръ.

— Ужасно!—раздраженно сказалъ ванъ Леннепъ.—Я сосчиталъ: въ теченіе часа, что мы ходили и сидъли здъсь, они семь разъ спросили, кто собственно насадилъ тутъ—прекрасный лъсъ на высотъ, — хотя проще

всего было бы обратиться въ лѣсничество, и больше двѣнадцати разъ пропѣли — О Гейдельбергъ нашъ славный! Я совсѣмъ запуганъ и опечаленъ такой сантиментальностью. Здѣсь чувствуешь, что становишься опять добрымъ кроткимъ Михелемъ, которому за границей всякій смѣется въ лицо. Не въ моемъ это вкусѣ...

Эрна покачала головой.

- Бъдныйты человъкъ, мой милый ДжонъГенри, несмотря на свою ловкость и извъстность въ торговомъ міръ. Вотъ, напр., здъсь все вокругъ насъ благоухаетъ и бълветъ отъ цввтущихъ деревьевъ; мѣсяцъ выходитъ изъ-за горъ и льетъ свое сіянье, и все кажется сказочнымъ, а на ръкъ золотыя и серебряныя искры, когда онъ смотрится въ волнахъ; замокъ вдругъ потерялъ свою веселую темную окраску и призрачно возвышается тамъ въ голубоватомъ полусвътъ; молчаливъ онъ, торжествененъ и печаленъ, такъ что сердце замираетъ... а ты этого ничего не видишь! Да, еслибъ это касалось биржевого курса!

— Да! — просто сказалъ Джонъ Генри. — Я оселъ! Меня всегда и принимаютъ за него!

Эрна тихонько улыбнулась.

Знаешъ ли... можно въдь быть умнымъ до глупости. Я, конечно, существо низшаго порядка и съ тобой равняться не могу, но я теперь наслаждаюсь жизнью... всъми силами души. Боже мой, какъ хорошъ былъ сегодняшній день!.. Весенній воздухъ... горы и ръка... вокругъ добрые, веселые люди — не такіе насмъшливые, разочарованные путешественники, какъ ты, а люди, которые еще могутъ просто и сердечно радоваться чему нибудь; и радуещься вмъстъ съ ними... однимъ словомъ... да, это что то таинственное... чувствуешь себя молодой, здоровой, красивой и знаещь, что весь міръ передъ тобой. Мнъ хотълось бы раскрыть объятія и громко ликовать, еслибъ это не было неприлично для студентки. Я была такъ счастлива! Какъ птица, радующаяся, что выпорхнула изъ клътки! И, знаешь ли, она не дастъ поймать себя опять...

Ея спутникъ съ мрачнымъ лицомъ поискалъ у себя въ карманъ карандашъ, сломалъ его, какъ будто нечаянно, между пальцами и бросилъ въ ръку. Выраженіе лица оставалось однако неизмъннымъ. Эрна уже знала теперь, что это значитъ.

- Отчего ты такъ возбужденъ? Можно же обо всемъ говорить спокойно!
- Многаго я не могу сказать тебъ. Поэтому я такъ возбужденъ.

Опять тънь безпокойства проскользнула по лицу Эрны.

- Ты не скажешь мнъ этого?
- Нѣтъ.
- Никогда?
- Не знаю!
- Кто же можетъ заставить тебя?
- Одна ты, Эрна!

Она испугалась.

- Но какъ же?
- Я постараюсь этого не выдать тебѣ!—сухо сказаль онъ. Онъ опять быль совершенно спокоенъ.—Наслаждайся жизнью по-своему! Кружись, какъ комарикъ на солнцѣ! Твой возрастъ имѣетъ право на счастье! А я съ помощью Божей буду ждать.

Она посмотръла на него съ веселымъ и почти нъжнымъвыраженіемъ.

 Ахъ ты, бъдный мой старикъ! Старикъ въ тридцать пять лътъ! Слушай, Джонъ Генри... будемъ друзьями... будь моимъ другомъ вмъсто того, чтобы ждать меня и мучить себя и меня. Я не хочу быть тъмъ, что ты себъ воображаешь о мнв и чего отъ меня ждешь: холодной, корректной дамой, ведущей домъ на англійскій ладъ или ласковой кошечкой въ тъ часы, когда ты усталый возвращаешься изъ конторы, -- большимъ ребенкомъ, котораго можно осчастливить новой шляпкой или поъздкой на воды. Нътъ, Джонъ Генри... нътъ, нътъ, нътъ! Ты произвелъ на меня такое впечатлъніе, какого не производилъ ни одинъ мужчина. И я съ тобой такъ откровенна, какъ ни съ однимъ изъ мужчинъ. Но мое ultima ratio гласитъ: Нътъ! Я должна учиться!

Онъ остановился, и глаза его засверкали отъ подавленнаго гнъва.

- Учиться! Хотълось бы мнъ знать, кто внушаетъ вамъ, женщинамъ, подобныя глупости. Сами вы не могли бы додуматься до этого! А тъхъ господъ слъдовало бы хорошенько высъчь. Мнъ бы хотълось встрътить здъсь когда-нибудь въполночь такого защитника женскихъправъ и спросить у него, для чего онъ отнялъ невъсту у такого человъка, какъ я, и зачъмъ хочетъ сдълать ее синимъ чулкомъ. И еслибъ онъ не могъ дать мнъ разумнаго отвъта...
- Тебъ не представится случая поколотить такого злодъя, -- равнодушно сказала Эрна, — потому что онъ не существуетъ. Все идетъ отъ насъ самихъ! Это просто знаменіе времени! Какъ тысячу лътъ тому назадъ древніе германцы проснулись вдругъ отъ своей спячки, протерли себъ глаза и отправились въ Италію, такъ и теперь возникло среди насъ великое движеніе, и мы стремимся къ завоеванію себъ царства! И я со всъми! Я чувствую въ себъ призваніе быть представительницей, бороться въ первыхъ рядахъ, первой взобраться на стъну-уже по одному тому, что у меня есть преимущества передъ другими — богатство и полная независимость!

Спутникъ Эрны медленно вынулъ изъ кармана короткую англійскую трубочку, тщательно набилъ и зажегъ ее, дълая все такъ, какъ будто хотълъ выиграть время для ръшенія, которое созръвало въ немъ.

— Итакъ... ты остаешься здѣсь и будешь учиться... Это твое послѣднее слово? — спросилъ онъ сквозь зубы.

 Мое послъднее слово! Клянусь тебъ. Такъ же върно, какъ то, что здѣсь течетъ Неккаръ, тамъ стоитъ мѣсяцъ и мы идемъ тутъ — я проучусь здѣсь шесть семестровъ и сдамъ докторскій экзаменъ на философскомъ факультетъ. Да поможетъ мнѣ Богъ! Аминь!

Ванъ Леннепъ пришелъ, казалось, къ какому-то ръшенію. Какъ будто тяжесть свалилась съ него, какъ будто онъ побъдилъ какое-то тяжелое искушеніе!

Онъ выпустилъ клубъ дыма на воздухъ и разсъянно смотрълъ на него

— Не будемъ больше говорить объ этомъ! Пойдемъ! Завтра я уъзжаю. Значитъ, мы больше не увидимся!

Эрна слегка вздохнула и опустила глаза. Она чувствовала себя неправой по отношенію къ нему, какъ это ни было глупо. Или нътъ! Ей скоръе было жаль его! Въдь она любила его искренно, отъ всего сердца! Иначе онъ не огорчалъ бы ее такъ своимъ ироническимъ отношеніемъ ко всему, что было въ ней лучшаго и самаго возвышеннаго.

Кромъ того... въ ней, не смотря ни на что, было польщено чувство женщины, сознаніе побъды надъмужчиной, который не могъ жить безъ нея,— повидимому, такой слабой и незначительной дъвушки, и теперь въ смущеніи шелъ рядомъсъ нею.

Ей было дъйствительно жаль его, но жалость эта выразилась въ упрямствъ.

— Кромъ философіи, — начала она,—я еще буду изучать химію. Ради фабрики. Я хочу сама управлять ею!

Онъ не возразилъ ничего.

— И тогда, —продолжала она, —вашъ убійственный союзъ не такъ легко побъдитъ меня, какъ тъхъ бъдныхъ трехъ фабрикантовъ, къ которымъ ты явишься завтра съ шелковымъ шнуромъ. Я буду защищаться. Берегитесь только!

Джонъ Генри бросилъ долгій взглядъ на небо. — Эрна... говори о чемъ угодно, только не о своей фабрикъ!

— Почему? Я совершеннольтняя!— Это безуміе — признавать со-

— это оезуміе — признавать со вершеннолітними дівчонокъ!

Послъднее выражение возмутило ее.

- Если такъ, ръзко сказала она, хорошо поговоримъ объ этомъ серьезно. Я должна сдълать это прежде, чъмъ ты уъдешь. Я прошу тебя выяснить мнъ, какъ велико все все мое состояніе, чтобы могла располагать имъ.
- Зачъмъ тебъ это? Скажи сколько нужно, и я буду высылать тебъ, какъ и прежде!
- Но этого мнъ недостаточно! Я хочу имъть дъло не только съ тъмъ, кто мнъ передаетъ деньги, но съ самыми деньгами! Я хочу сама распоряжаться ими!

 Далась тебъ эта фабрика! сказалъ онъ съ нетерпъливымъ движеніемъ, какъ бы желая пре-

кратить разговоръ.

Но Эрна заупрямилась.— Должна же быть прибыль! Я въдь очень богата! Эту прибыль я не хочу предоставлять вашему тресту!

 Ахъ, ничего ты не понимаешь въ этомъ, Эрна! Я прошу тебя самымъ серьезнымъ образомъ
 оста-

вимъ эту тему!

— И не подумаю. Ты въ своемъ высокомъріи назвалъ меня дъвчонкой. Хорошо же! Я буду вести себя, какъ дъвчонка. Какъ студенткъ, мнъ очень мало денегъ. Какъ серьезная женщина, я не нуждаюсь въ безцъльныхъ расходахъ на украшенія, туалеты, путешествія, экипажи, прислугу. Остатокъ я обязана отдать своимъ сестрамъ—трудящимся женщинамъ.

Я раздълю деньги на двъ части. Одну получатъ работницы низшаго класса, думающія только объ утоленіи физическаго голода. Этимъ я облегчу участь женщинъ на моей фабрикъ... можно учредить кассу... давать приданое... или устроить такъ, чтобы больныя могли прово-

дить нъсколько недъль на чистомъ воздухъ для поправленія здоровья. Я сама буду наблюдать за этой кассой. Въдь это позоръ! Я здъсь цълый день наслаждаюсь чуднымъ Божьимъ міромъ, а тамъ, на Рейнъ, на закоптъломъ дворъ виднъются длинные, длинные ряды бледныхъ лицъ, склоненныхъ надъ работой... онъ работаютъ для меня... Другую половину денегъ я отдамъ женщинамъ, которыя страдаютъ отъ духовнаго голода-студенткамъ. Я честно подълюсь съ своими подругами, но такъ, чтобы и мнъ осталось съ Метой Виггерсъ, маленькой дантисткой, и нъкоторыми другими. У бъдняжекъ едва хватаетъ на хлъбъ, а онъ такія славныя, мужественныя дъвушки. Другія тоже. Не надо, чтобы онъ знали, отъ кого это. Получатъ по почтъ и конецъ. Онъ будутъ довольны, --- и мнъ тогда будетъ хорошо!

Эрна говорила съ увлеченіемъ. Глаза у нея заблестъли, щеки покрылись нъжнымъ румянцемъ. Никогда Джонъ Генри не видълъ ея такой хорошенькой, какъ въ эту минуту, когда нъжныя черты ея лица были воодушевлены серьезнымъ желаніемъ добра и жаждой борьбы.

- Теперь я не могу дать тебъ никакихъ объясненій!—сухо сказалъ ванъ Леннепъ послъ минутнаго молчанія.—У меня нътъ съ собою книгъ!
- Но у тебя такая феноменальная память! Да въдь мнъ и не нуженъ отчетъ до послъдняго пфеннига, а только въ общихъ чертахъ!

Онъ молча боролся съ собою. —Да у меня и охоты никакой нътъ говорить съ тобою объ этомъ! — объяснилъ, наконецъ, онъ.

— Но ты долженъ! Я имъю право требовать отъ тебя этого!

— Эрна! Голосъ его прозвучалъ отрывисто. —Не требуй этого. Предупреждаю тебя. Теперь не время!

Когда же будетъ время?
 Когда ты будешь моей женой!
 Она гнъвно разсмъялась, поблъд-

нъвши отъ безотчетнаго страха. —Все одно и тоже! Какое отношеніе имъетъ моя фабрика къ твоей женитьбъ?

Онъ молча пожалъ плечами, покуривая трубочку, которую держалъ въ плотно стиснутыхъ зубахъ. Сердце Эрны билось. Въ ней было лишь одно томительное чувство чувство боязливаго ожиданія. Она сознавала, что происходитъ что-то неизвъстное ей, но касающееся ея, и изо всъхъ силъ старалась подавить свою нервность и не дать ей прорваться наружу.

-- Не мучь меня дальше!--отры-

висто сказала она.

— Въ чемъ дъло?

Онъ посмотрълъ на нее своимъ безпокойно-бъгающимъ взглядомъ. Губы его сложились въ едва замътную насмъшливую улыбку.

— Ты сомнъваешься, хорошо ли я управляю твоимъ имуществомъ?

— Если ты не желаешь дать миъ отчета, то я невольно должна думать такъ!

Едва Эрна произнесла эти слова, какъ уже раскаялась въ нихъ. Она хотъла сказать совсъмъ не то и сама не знала, какъ вырвались у нея такія слова. Она невольно схватила Джона Генри за руку, чтобы смягчить взрывъ его негодованія. Но, къ ужасу ея, онъ остался совершенно спокойнымъ. Это былъ не добрый знакъ—признакъ безпощадной борьбы, дъловой холодности! Нервы, сердечныя волненія и прочія мелочи долой и въ битву!

Теперь она такъ же уязвила его, какь онъ ее, назвавши "дъвчонкой".

Никто не смълъ задъвать его гордости купца—джентльмена.

По своему обыкновенію онъ началъ нападеніе не съ предполагаемой стороны.

— Итакъ, я завтра увзжаю!— небрежно сказалъ онъ.— Посъщу трехъ фабрикантовъ, которыхъ тебъ такъ жаль. Когда-то посътилъ я такъ твоего отца. Первое при такихъ посъщеніяхъ:—Книги на столъ!

Жизнеспособны вы или нътъ?---Большей честью оказывается—нътъ! Невъроятно много капиталистовъ. которыхъ только считаютъ такими! Они не могутъ жить, не могутъ умереть. Желанія тянуть ихъ къ верху, долги-книзу. И это ныряніе надъ главной книгой, въ четырехъ ствнахъ конторы, ужасно! Книгу никто не долженъ видъть-въдь по внъшнему виду все обстоитъ благополучно, блестяще, великолъпно. Но характеры бываютъ различные: одинъ покоряется судьбъ, другой честно борется съ нею, но есть еще третій видъ-возвышенные, по своему даже геніальные фантазёры, поэты среди купцовъ, какъ я назвалъ ихъ, когда мы говорили съ тобой о твоемъ отцъ: они стараются вернуть потерянное какой-нибудь смвлой игрой. Они закрывають глаза на дъйствительность, чтобы не видъть надвигающейся погибели, надъются на счастливую случайность. а когда она не помогаетъ, когда все грозитъ разрушеніемъ, они берутся за револьверъ, который лежитъ у нихъ рядомъ съ главной торговой книгой.

Онъ замолчалъ на минуту. Съ побледневшими лицами шли они по пустыннымъ улицамъ, сами не зная

-куда.

--- Съ такимъ человъкомъ познакомился я на Рейнъ, -- снова заговорилъ ванъ Леннепъ. Помочь ему уже нельзя было — по воззрѣніямъ нашего треста. Я долженъ былъ бы по своей обязанности преподнести ему, какъ ты это называешь, шелковый шнурокъ. Но я помогъ ему -какъ частное лицо. На собственныя средства я возстановилъ его фабрику. Повидимому, не измънилось ничего. Передъ глазами свъта онъ оставался владъльцемъ фабрики. Это было по моему желанію. Почему—я скажу тебъ сейчасъ. Дъло пошло опять и все казалось отлично. Одно только было нехорошо: твой отецъ не могъ перенести этого удара. Онъ потерялъ силы и

умеръ, когда я былъ въ Китаъ... умеръ и погребенъ съ честью. Я спасъ его отъ банкротства и... отъ кое-чего худшаго. Разумъется, все это я сдълалъ ради тебя, - продолжалъ онъ. Тогда я былъ сильно влюбленъ въ тебя и отчаянно боролся за тебя и уже по и вкоторымъ признакамъ замъчалъ, что сдълалъ нъкоторый успъхъ, что побъда, такъ сказать, уже носится въ воздухъ. Ты еще упорно защищалась со всей энергіей, которую дала тебъ природа, но упорство твое съ каждымъ днемъ ослабъвало: шагъ за шагомъ я отвоевывалъ почву, и полная побъда была вопросомъ нъсколькихъ недъль. Тогда, во время моего увлеченія тобой, я узналъ, въ какомъ положеніи дъла твоего отца. Онъ долго не хотълъ открыть мнъ всю правду. Но разъ ночью онъ сказалъ ръшительно: "я банкротъ"! и я отправился домой въ тяжеломъ раздумьи.

Еслибъ ты стала моей женой, то я могъ бы помочь своему будущему тестю. Это было ясно. Этого требовала моя честь. Имъть ближайшимъ родственникомъ банкрота-этого я не потерпълъ бы! Вопросъ быль въ томъ; -- нужно ли тебъ знать объ этомъ? Соблазнъ былъ великъ! Ты уже и безъ того благосклонно смотръла на меня. Теперь я явился бы тебъ въ ореолъ спасителя отъ бъдности и всякаго другого несчастья—отецъ твой готовился сдълать послъдній отчаянный шагъ. Я прочту тебъ его письма того времени. Благодарность и чувство долга у такого человъка, какъ ты, докончили бы мою побъду. Да, я просто могъ бы сказать твоему отцу: - я открываю вамъ кредитъ и за это беру у васъ дочь!

Такъ и могло случиться!

Но я не сказалъ этого. Ты думаешь, чтобы пощадить тебя? Отчасти поэтому! Я любилъ тебя и не хотълъ причинить тебъ горя! Но я не принадлежу кь числу готовыхъ на самопожертвование романтиковъ. Нътъ! Прежде всего я подумалъ о себъ. У меня боевая натура. Я похищаю то, что миъ нужно. Ты была нужна миъ, и я хотълъ завоевать тебя, но не такими жалкими средствами, какъ благодарность и чувство долга, хотълъ я купить тебя въ послъдную минуту, когда побъда и безъ того была уже близка. Это не согласовалось бы съ чувствомъ собственнаго достоинства. Ты не должна была быть мить обязанной, ты должна была покориться мнъ добровольно: я все сдълалъ, чтобы не допустить тебя до униженія и-промолчалъ. Молчалъ, пока ты не ръшилась на эту безумную выходку-бъгство въ Гейдельбергъ! И твой отказъ отъ меня! И еще высокомърную насмъшку надо мной!

Ну, я человъкъ не чувствительный. Но я джентльменъ, надъюсь, Первой моей мыслью было:—Стой! Ты принадлежишь мнъ! Такъ нельзя!—Потомъ я сказалъ самому себъ: она ничего не знаетъ, какъ человъкъ, котораго это совсъмъ не касается, и не знаетъ, что дълаетъ. И я ръшилъ молчать и попытаться снова покорить тебя, а если не удастся—молча удалиться и ждать болъе благопріятнаго времени.

Но ты заставила меня сказать тебъ все: для меня невыносимо, когда сомнъваются въ моей честности!

Ты хотъла правды! Ты знаешь ее теперь!

Сами того не замъчая, они подошли къ квартиръ Эрны и остановились. Ванъ Леннепъ постукивалъ тростью по мостовой и не поднималъ глазъ.

— Ты жалъла работницъ на фабрикъ, потому что онъ бъдны! Теперь, милая Эрна, ты такъ же бъдна, какъ и онъ. Кромъ сундука сътвоими вещами, немногихъ украшеній и денегъ, что ты взяла съ собой, у тебя ничего нътъ на свътъ; ты еще должна мнъ—я говорю не о рентъ, которую я аккуратно вы-

плачивалъ тебѣ каждый мѣсяцъ, какъ доходъ съ фабрики, — я говорю о чести и добромъ имени твоего отца! Ты беззащитна и одинока. Единственный другъ твой — это в. Безъ меня ты пропадешь. А теперь будь мужественна и обдумай все хорошенько. Завтра мы поговоримъ объ этомъ еще.

Спокойной ночи, Эрна!

### VIII.

Отто Гельмутъ съ двумя студентами, свидътелями его столкновенія съ люксембуржцемъ, сидълъ комнаткъ, бывшей пріютомъ студентовъ съ незапамятныхъ временъ и видавшей не одно поколъніе студентовъ съ цвътными значками. Отто ждалъ уполномоченнаго корпораціи. Этотъ суровый человъкъ, на груди котораго мирно красовались одна возлъ другой пестрыя ленты трехъ корпорацій, принадлежавшихъ къ тремъ университетамъ, былъ его идеаломъ. Онъ импонировалъ Отто Гельмуту больше, чъмъ кто-либо другой на свътъ, больше даже, чъмъ его отецъ. Съ почтеніемъ, къ которому примъшивался нъкоторый страхъ, смотрълъ онъ на изрытое шрамами, угрюмое лицо стабойца, который управлялъ судьбою "херусковъ" подобно какому-нибудь мрачному вождю индъйцевъ изъ дътскихъ разсказовъ объ Америкъ.

За его именемъкрасовался цълый рядъ простыхъ, двойныхъ и тройныхъ крестовъ, напоминавшихъ о его принадлежности къ различнымъ корпораціямъ въ качествъ уполноченнаго ихъ. Надъ ними стояли кружки, украшенные восклицательными знаками и загадочными письменами, которые переплетались подобно зарубцевавшимся слъдамъ ранъ на его изсъченномъ ударами клинковъ лицъ; мъстами шрамы такъ перепутывались, что, повидимому, уже не оставалось мъста ни клинку противника, ни иглъ врача. Часть праваго уха отсутствовала, носъ тоже потерпълъ значительныя поврежденія, лъвый уголь рта, вслъдствіе дурно залъченной раны, поднимался кверху, такъ что казалось, будто онъ постоянно улыбается съ зловъщимъ видомъ. И это были только послъдствія самыхъ обыкновенныхъ мензуръ, которыхъ онъ насчитывалъ двадцать двъ. Но Отто Гельмутъ, его лейбъ-фуксъ, часто присутствопри умываніи сердитаго послѣ попойки бойца, видѣлъ, какъ не только подъ коротко остриженными волосами виднълись длинныя параллельныя полосы—слъды обыкновенныхъ терцій и примъ, но и вся его могучая грудь была покрыта багровыми, толстыми, какъ веревка, рубцами, а на мускулистой правой рукъ оставила ръзкія, глубокія борозды сабля. Такихъ мензуръ насчитывалъ онъ цълую дюжину.

О нихъ свидътельствовали щель въ черепъ и нъсколько расширенный отъ удара зрачекъ лѣваго глаза. Кромъ того, этотъ воинственный господинъ не разъвъ утренней тиши имълъ случай участвовать въ мензурахъ на пистолетахъ и однаждыкъ удивленію и ужасу фуксовъубилъ противника выстрѣломъ въ лобъ. Самъ онъ никогда объ этомъ не говорилъ, но воспоминание объ этомъ происшествіи, случившемся въ другомъ университетъ, жило среди студентовъ, благодаря разсказамъ очевидцевъ. Фуксы знали всъ подробности-какъ, напр., противникъ во время выстръла поднялъ руки вверхъ и, повернувшись, безъ звука упалъ лицомъ на траву. Тогда теперешній уполномоченный корпораціи быль сослань въ крѣпость, но черезъ годъ освобожденъ. О своемъ веселомъ житьъ въ кръпости онъ разсказывалъ охотно, какъ другіе разсказывали о веселыхъ лътнихъ поъздкахъ на берега Балтійскаго моря. Жизнь тамъ была для него идилліей, зеленымъ оазисомъ среди безпокойныхъ И отвътственныхъ обязанностей главы корпорацій, который не только поддерживалъ жельзною рукой дисциплину въ "Херускіи", но имълъ большое вліяніе въ Конвентъ всъхъ корпорацій; къ его голосу прислушивались даже на годичномъ собраніи всъхъ нъмецкихъ корпорацій. Фуксамъ представлялся онъ какимъ-то древне-германскимъ богатыремъ, свидътелемъ ставшихъ почти легендарными дуэлей, споровъ, картелей, отмщенія за безчестье и и т. п.; а также вымершихъ давно и распавшихся корпорацій. Лътъ десять уже жилъ онъ такою жизнью.

Ему было уже подъ тридцать, и онъ серьезно подумывалъ удалиться на покой, т.е. изучить право и предложить свои услуги правительству. Но не легко было ему разстаться съ этимъ міромъ дуэлей и пирушекъ; въ немъ заключался для него весь свътъ, и кромъ него онъ ничъмъ не интересовался. Онъ въ сущности быль человъкъ добродушный, даже мягкосердечный, довольно неглупый и отзывчивый. Но когда вопросъ касался чести, онъ, какъ средневъковой рыцарь въ желъзную броню, облекался суровымъ и непоколебимымъ чувствомъ достоинства студенческой корпораціи.

Теперь онъ вошелъ въ комнату съ серьезнымъ и дъловымъ видомъ: онъ только что вернулся отъ секундантовъ противника, съ которыми, велъ переговоры. Прежде всего онъ выслалъ товарищей Отто, которые почтительно встали при его приближеніи, потомъ обратился къ нему:

— Итакъ, все въ порядкъ, —сказалъ онъ, пуская громадные клубы дыма, тономъ человъка, которому удалось дъло. —Все въдь ясно... оскорбленіе дъйствіемъ... нътъ ничего, что не позволило бы Дидерихсу дать удовлетвореніе... Вы будете стръляться завтра утромъ...

Такая небывалая поспъшность объяснялась просьбой самого Отто Гельмута. Столкновеніе съ люксембуржцемъ произошло на улицъ, на глазахъ многихъ свидътелей. Утромъ о предстоящей дуэли говорилъ бы

весь городъ, хорошо знакомый съ обычаями студентовъ и правилами о дуэляхъ, о ней пронюхало бы университетское начальство, и родители тотчасъ же узнали бы о всемъ! А этого ему не хотълось. Отступать было нельзя, зачъмъ же ненужныя сцены?

— Ради безопасности мы все это обдълаемъ въ Гессенъ! — сказалъ уполномоченный. —У четырехъ замковъ. На дворъ передняго изъ нихъ. Тамъ намъ никто не помъщаетъ. Ты знаешь это мъсто?

— Я еще сегодня былъ тамъ!— сказалъ студентъ, улыбаясь, и вспомнилъ, что на этомъ самомъ мъстъ, на обломкъ скалы, сидълъ его отецъ съ Эрной Бауэрнфейндъ, изъ-за которой произошла вся исторія.

— Отлично. Такъ завтра въ семь часовъ. Отсюда мы должны вывхать въ пять. Чтобы это не бросилось въ глаза, экипажъ остановится на мосту. Дидерихсъ повдетъ по этому берегу. Разстояніе десять шаговъ. Сходиться и стрълять три раза. Жаль только, что ты не мастеръ стрълять. Но будь лишь смълве!

Ну, объ этомъ послѣ! Я буду ждать тебя. А теперь тебѣ нужно побыть одному. Потомъ ты проведешь вечеръ подъ моимъ наблюденіемъ. Полбутылки вина и четыре яйца всмятку тебѣ необходимы. Больше ничего. А утромъ выпьешь коньяку. Смотри, не подними на ноги весь домъ изъ-за кофе! Тогда всѣ сейчасъ замѣтятъ, въ чемъ дѣло!

— Что ты! Развъ я ребенокъ!

— Почти!—сказалъ его суровый совътчикъ съ замътной дрожью въ голосъ и кръпко пожалъ ему руку. Итакъ, до свиданія! Не сиди слишкомъ долго. Длинныя письма не ведутъ ни къ чему. И въ большинствъ случаевъ, послъ счастливаго возвращенія домой, ихъ уничтожаютъ.

Онъ вышелъ. Отто Гельмутъ сълъ къ столу, приготовилъ бумагу и чернила и задумался. Его удивляло

самого, что онъ такъ мало взволнованъ. Правда, сердце слегка билось, но не отъ страха. Это было скорње не особенно непріятное чувство напряженности и любопытства что то будетъ утромъ! Какъ большинство молодыхъ людей, онъ слишкомъ мало зналъжизнь и слишкомъ мало былъ привязанъ къ ней своей личностью, неопредъленными планами и далекими цълями и заботами о другихъ, такъ что жизнь не имъла для него особенной цъны. Онт ни минуты не сомнъвался, что, когда нужно, ее можно легко оставить. Теперь и явилась эта необходимость. Его тщеславіе было польщено всъмъ случившимся. Вмъсто того, чтобы подобно другимъ студентамъ участвовать въ простыхъ мензурахъ въ Гиршгассе, ставшихъ обычной исторіей, которая никому не импонировала, онъ выступалъ рыцаремъ оскорбленной въ его присутствій дамы на борьбу съ своимъ противникомъ и врагомъ корпораціи. Меньше всего думалъ онъ объ Эрнъ. Она для него была лишь внъшнимъ предлогомъ. Онъ былъ еще слишкомъ юнъ душою, чтобы чувствовать интересъ къ свътской дамъ, старшей его на нъсколько лътъ, болъе зрълой и стоявшей выше его. Онъ еще довольствовался поэзіей пирушекъ и дуэлей и болтовней съ какою-нибудь хорошенькой нершей. Но нужно было написать родителямъ, и передъ нимъ встала мысль: гдъ буду я завтра въ это время? Онъ содрогнулся. Въдь онъединственный сынъ, и родителямъ было бы очень тяжело, еслибъ случилось несчастье. Но въ ушахъ его снова послышался суровый голосъ его покровителя:

"Покороче! Длинныя письма не ведутъ ни къ чему"! И эгоизмъ молодости, не привыкшей думать о другихъ, побъдилъ. Онъ ръшилъ написать письмо ночью.

Спать онъ будетъ не въ состояніи, и въ тиши и спокойствіи ночи ему придетъ въ голову то, что

нужно. Рано утромъ, уъзжая, онъ отдастъ письмо слугъ. И еще маленькую записочку, въ которой онъ завъщалъ близкимъ лицамъ то немногое, что имълъ. Трость изъ слоновой кости съ выгравированнымъ гербомъ предназначалъ онъ, конечно, уполномоченному корпораціи, котораго получилъ ее въ подарокъ, а булавку для галстуха-двумъ студентамъ, которые были особенно близки ему, другимъ-свои фотографическія карточки. Кольцо печатью, золотые часы и кошелекъ съ жалкимъ содержимымъ должны были отдать его родителямъ. Майору, который жилъ внизу подъ его комнатой и, какъ старый членъ корпораціи, дружески помогалъ ему словомъ и дъломъ, а въ особенности деньгами, завъщалъ онъ трубку.

Такъ покончилъ онъ со всъмъ земнымъ, и въ тоже время дверь отворилась, и въ щель просунулась испещренная шрамами голова уполномоченнаго:

— Куда же ты дѣвался? — спросилъ онъ довольно рѣзко. —Пойдемъ! Я купилъ тебѣ хорошихъ сигаръ. Времени немного. Ровно въ десять ты долженъ быть въ постели. Ты, кажется, слишкомъ блѣденъ! Смотри, молодецъ, не раскисни!

Отто засмъялся. Ему опять стало легко. Присутствіе старшаго товарища придало ему силы. Онъ взяль его подъ руку и съ спокойнымъ видомъ сошелъ съ лъстницы, какъ дълалъ это каждый вечеръ, когда они вмъстъ отправлялись куда-нибудь. Все, въроятно, окончится хорошо. Отто не могъ себъ представить, чтобы его не было на свътъ и чтобы были тъ же дома, люди и солнце. Эта мысль показалась ему даже смъщной.

Цълый вечеръ, до самой полночи, въ комнатъ Отто царила мертвая тишина. Тъмъ больше мъшало майору, занимавшемуся при лампъ, необычное хожденіе взадъ и впередънадъ его головой. Оно выводило его изъ терпънія. Въ его время не

принято было, чтобы молодой человъкъ бъгалъ, какъ тигръ въ клъткъ. отъ того только, что завтра въ Гиршгассе ему предстоитъ мензура. — Въ комнату кто-то вошелъ, но разсерженный майоръ замътилъ это лишь тогда, когда дверь снова тихо захлопнулась. Обернувшись онъ увидълъ высокую, худую фигуру юноши. съ всклокоченными волосами, небритымъ подбородкомъ, въ очкахъ, длиннополомъ сюртукъ и слишкомъ короткихъ брюкахъ, изъ-подъ которыхъ виднълись большіе деревенскіе сапоги. Нельзя сказать, чтобы это была идеальная фигура гейдельбергскаго студента, и майоръ, привыкшій къ аккуратности въкостюмъ, неодобрительно поморщился видъ ея.

Извините,—смущенно заговорилъ вошедшій,—я, въроятно, слишкомъ тихо постучалъ. Господинъмайоръ, кажется, не слышалъ?

Майоръ всталъ.

— Ничего! Входите, господинъ Киндерфатеръ! Садитесь, пожалуйста!

Юноша сълъ.

— Какъ можно имъть такую фамилію—Киндерфатеръ? И еще молодому теологу?—подумалъ майоръ, но вслухъ сказалъ добродушно.—Ну, какъ поживаете? Какъ идутъ занятія? Васъ-то можно спросить объэтомъ. Кромъ меня вы одинъ изънашего дома знакомы съ внутренностью аудиторіи. Вы все еще хотите перемънить квартиру?

Длинный теологъ тихонько покачалъ головой и поправилъ очки, чтобы выбрать себъ сигару изъящика.

— Я остаюсь здъсь! Въдь я ужезаплатилъ за семестръ впередъ!—
онъ произнесъ эти слова торжественно и имълъ на то основаніе.
Еще задолго до начала лекцій онъ
ръшилъ увеличить свои скудныя познанія въ теологіи въ веселомъ гейдельбергскомъ университетъ — въ
Тюбингенъ ландшафтъ не подходилъкъ его созерцательному настроенію—
и тотчасъ же по прибытіи обезпе-

чилъ за собою комнатку въ тихомъ и почтенномъдомъ. Нъкоторое время въ домъ, дъйствительно, было тихо. Но каково почувствовалъ онъ себя, когда черезъ двъ недъли всъ комнаты наполнились возвратившимися послъ каникулъ буршами и фуксами, принадлежавшими къ "Херускіи"! Въ окнахъ запестръли студенческія шапочки, на лъстницъ появились огромные доги, рычавшіе на него и хватавшіе его за пятки, когда онъ старался проскользнуть мимо; ночамъ, нетвердыя на ногахъ фигуры отыскивали съ шумомъ дорогу въ свои комнаты и часто, ошибавтись этажемъ, стучали и бранились у его двери; появились жертвы мензуръ, съ головою, укутанною въ бълый тюрбанъ, покрытыя полосами марли съ сильнымъ запахомъ іодоформа; на глазахъ испуганнаго теоихъ поднимали по крутой лъстницъ, сзади шелъ врачъ и слуга однимъ словомъ, онъ чувствовалъ себя въ положеніи мирнаго европейца, попавшаго въ вигвамъ краснокожихъ.

Прежде всего онъ твердо решилъ, что какъ теолога, никому не удастся ни силой, ни его хитростью, заставить принять участіе въ дуэляхъ и подставить голову ударамъ чьегонибудь клинка... Онъ думалъ, что этимъ обезпечилъ себъ безопасность, хотя "херуски" и безъ того не думали затрагивать этого безобиднаго человъка. Всъ мало-по-малу привыкли къ высокому близорукому теологу, казавшемуся бълымъ ворономъ, залетъвшимъ въ чужую шумную стаю; онъ платилъ квартирныя деньги впередъ, утромъ ходилъ на лекціи, а вечеромъ самъ приготовлялъ себъ чай на спиртовой лампочкъ.

Теперь сидълъ онъ на кончикъ стула, курилъ сигару и тихонько вздыхалъ. Майору показалось, что онъ чъмъ-то угнетенъ — можетъ быть, долгами, подумалъ онъ.

- Hy, что случилось?— спросилъ майоръ одобрительнымъ тономъ.

- Да... видите ли... робко и взволнованно заговорилъ теологъ. —Мнѣ очень тяжело говорить... но я не могу молчать! Дъло касается молодого барона фонъ Въдь гръшно же проливать кровь человъческую! Этому надо помъшать!
- Ну, въ Гиршгассе врядъ ли это удастся вамъ! - засмъялся старикъ.
- Да... еслибъ только дѣло шло о Гиршгассе-хотя судъ признаетъ теперь и рапиру смертоноснымъ оружіемъ...
- Ну, тогда насъ всъхъ давно уже не было-бы на свътъ...-весело возразилъ съдой студентъ. — При всемъ уваженій къ суду...

-- Но дъло идетъ о дуэли на пистолетахъ!

Юноша понизилъ голосъ до шопота, какъ бы испуганный самымъ словомъ "пистолетъ".

 Мы живемъ съ барономъ Аррасъ дверь противъ двери, и я небходимости слышу каждое его слово, такъ что иногда прихожу въ отчаяніе, когда онъ учитъ своего пуделя, а я занимаюсь еврейскимъ языкомъ. И вотъ я слышалъ часть разговора. Говорили о разстояніи въ десять шаговъ... стрѣлять до трехъ разъ, сходясь... перь они уже не шутили...

Майоръ вскочилъ съ взволнован-

нымъ видомъ.

- Вотъ это такъ хорошо! На пистолетахъ! Но это безуміе. Вы ничего не слышали о времени и мъстъ?
- Нѣтъ. Они говорили очень тихо. И о причинъ тоже ничего не говорили. Я подумалъ — и счелъ своей обязанностью разсказать все вамъ... еслибъ даже "Херуски" принудили меня оставить квартиру...

— Вы поступили хорошо! — Старикъ безпокойно ходилъ взадъ и впередъ.—Но что теперь дълать? Поговорить съ Отто? Но Богъ знаетъ, гдъ онъ и когда вернется домой... обратиться къ уполномоченнымъ -они скажутъ, что имъ ничего не извъстно. Да я и не имъю права вмъшиваться. Это надо предоставить отцу! Завтра, какъможно раньше, пойду къ профессору и скажу ему...

— А если они будутъ стръляться

завтра?

— Это невъроятно! Все произошло лишь сегодня. Иначе молодой человъкъ не могъ бы быть цълый день такимъ веселымъ и оживленнымъ въ обществъ!

Единственный человъкъ, который можетъ вмъшаться въ это дъло — его отецъ! Его авторитета достаточно. Благодарю васъ, господинъ Киндерфатеръ!

\* \*

На горъ снъжнобълый садъ вокругъ виллы Аррасъ исчезалъ въ вечернихъ сумеркахъ. Въ полуоткрытыя окна несся лишь слабый шорохъ его отъ легкаго ночного вътерка да сладкій запахъ цвътовъ.

Фрау фонъ Аррасъ, вернувшись съ прогулки, сидъла у стола. Она читала корректуры вмѣсто мужа, который съ серьезнымъ и озабоченнымъ видомъ ходилъ по комнатъ, и губы его шевелились на гладко выбритомъ лицъ. Около нея старшая дочь играла съ маленькимъ ребенкомъ, котораго она вынула изъ колыбели, потому что онъ началъ плакать. Она, подпрыгивая, носила по комнатъ притихшаго малютку, раскачиваясь изъ стороны въ сторону. Если лицо г-жи фонъ Аррасъ было слишкомъ серьезно, то на лицъ ея дочери не замътно было никакой мысли — видно было только материнское счастье, гордость и чувство наивнаго самодовольства: ребенокъ, мужъ- -чего больше желать на этомъ свѣтѣ?

Младшая дочь, Марго, сидъла съ вышиваньемъ въ рукахъ. Она часто отрывалась отъ него и съ серьезнымъ, почти материнскимъ видомъ смотръла на ребенка. Кто могъ сказать, о чемъ она думала, если только думала о чемъ нибудь? Скоръе въ ней была лишь смъна неопредълен-

ныхъ ощущеній, почти безсознательныхъ надеждъ и мечтаній—мечтаній, наполняющихъ жизнь большинства дъвушекъ и женщинъ.

Отецъ посмотрълъ на нихъ, и его поразило, какъ мало дочери походили на родителей— на него, какъ и на мать!

А какъ не похожи они съ женой другъ на друга!

Разница эта, повидимому, не бросалась въ глаза.

Могло ли быть что-нибудь благороднъе этого духовнаго союза, въ которомъ жена была сотрудницей, помощницей мужа въ научныхъ трулахъ?

Въ умственномъ отношеніи она вполнъ подходила къ нему. Но то, что онъ скрывалъ отъ свъта — обширную безконечную область чувствъ — этого она не знала и не могла знать. У нея не было сочувствія тому неясному, таинственному и манящему, что кроется и звучитъ въ сокровенныхъ уголкахъ души и куда очень ръдко забрасываетъ свои лучи разсудокъ, для котораго дважды два — всегда четыре.

Міръ богато одаренной души человъческой слишкомъ обширенъ, чтобы съ средней высоты можно было разсмотръть все, что живетъ на его вершинахъ, что кроется въ его глубинахъ. Есть въ немъ такія области, гдъ дважды два-пять. И области эти не самое худшее въ немъ. Тамъ свътитъ полный мъсяцъ и благоухаютъ бълые цвъты, тамъ цълый міръ маленькихъ гордыхъ демоновъ, которые насмъхаются надъ всъмъ, что есть на свътъ скучнаго, безцвътнаго, яснаго, надъ педантической истиной и мудростью.

Что не существуетъ, но всегда было, что въчно мъняетъ формы и краски, что близко, а убъгаетъ, когда къ нему протянешь руку, что исчезаетъ, какъ сонъ въ лътнюю ночь, какъ отдаленное пъніе, какъ въяніе вътерка съблаженныхъ острововъ на моръ — вотъ въ чемъ истина — истина поэтовъ.

Поэтъ не можетъ быть мыслителемъ, но не въ одномъ великомъ мыслителъ, не въ одномъ смъломъ изслъдователъ и искателъ истины скрывается поэтъ. Далеко впереди медлительнаго разсудка, навстръчу неизвъстной цъли, летитъ фантазія и указываетъ ему путь, какъ соколъ, побъдоносно взмахивающій крыльями.

Бываютъ странные, торжественные часы свободнаго полета отъ всего надоъвшаго, давно извъстнаго, въ царство таинственнаго, туманнаго, въ царство предвидъній и ужаса, гдъ человъкъ чувствуетъ свое единство съ безконечной Силой, которая проникаетъ все, но не открывается вполнъ никому, обнаруживаясь въ жалкихъ обломкахъ, объединяющихъ людей подъ видомъ науки и разъединяющихъ ихъ подъвидомъ върованій.

Философъ и поэтъ! Когда то профессоръ показалъ женъ свои юношескія стихотворенія. Кромъ нея, онъ не показывалъ ихъ никому. Ея холодное одобреніе вызвало у него улыбку: ему казалось, что она разсъкаетъ бабочку — разумъется, не особенно ръдкую и блестящую бабочку, но все же крылатое существо, которое вьется надъ мыслями, окруженное солнечнымъ сіяніемъ и которое среди весны напоминаетъ объ осени.

И вотъ пришла осень! Вотъ его внукъ. Въ зеркалъ видитъ онъ свою почти совствить стадую голову. Тоскливая осень! Тоска не о томъ, чтобы быть понятымъ -- вѣдь ни одинъ человъкъ не можетъ вполнъ понимать другого; человъкъ не понимаетъ даже самого себя и въ теченіе всей жизни только мало-по-малу отыскиваетъ и познаетъ себя. Нътъ, это была тоска о томъ, чтобы не быть одному въ той области, которая выходитъ за границы разума, тоска о молодомъ товарищъ, въ которомъ можно бы найти сочувствіе, который могъ бы смъяться и радоваться лунному свъту и цвътамъ,

понимать поэзію и настроенія, а не сидъть подобно самой Мудрости, въ раздумьи у рабочей лампы, ничего не находя въ самой наукъ, ибо и науки-то нътъ...

Чувство одиночества все больше охватывало профессора, когда онъ ходилъ по комнатъ, среди своихъ домашнихъ. Онъ посмотрълъ дочерей:-Кто вы? И что вы знаете обо мнъ? – подумалъ онъ. – Изъ книгъ узнали вы, что я знаменитъ; вы любите меня, не зная меня, и оставляете, ничего не теряя, слъдуете за мужемъ и научаетесь забывать. И будутъ у меня внуки, можетъ быть даже правнуки — всъ произойдутъ отъ меня и всъ будутъ мнъ чужды. Потомъ посмотрълъ онъ на жену. Она сидъла, не поднимая глазъ, и съ серьезнымъ и строгимъ лицомъ читала корректуры.

Онъ удивился, какой чуждой показалась ему спутница его жизни въ теченіе четверти въка. Она была его товарищемъ во внъщней жизни, помощницей въ научныхъ трудахъ, но не другомъ его "я", даже не повъренной его чувствъ. Болъе похожая на мужчину, чъмъ на женщину, она думала, но не чувствовала съ нимъ за одно. Она остановилась на томъ, съ чего другія женщины начинають, на томъ, чего нельзя доказать и объяснить, но чему можновърить и что можно инстинктивночувствовать. Она отстала отъ него, какъ върный другъ, который шелъ однимъ путемъ до тъхъ поръ, пока позволяли силы. А силы ея были невелики.

Онъ состояли только въ знаніи. Ничего своего у нея не было. Какъ большинству женщинъ, ей недоставало творческаго "я". Върный другъ, которому, однако, не говорятъ всего, потому что онъ не пойметъ! Такихъ друзей можно найти въ жизни не мало. Теперь, когда они состарились и дъти выросли, бракъ ихъ былъ не больше, какъ дружба, спокойная, многолътняя привычка другъ къ другу. Но сегодня профессоръ

чувствовалъ себя выбитымъ изъ колеи. Поглядъвъ вокругъ себя, онъ снова съ удивленіемъ задалъ себъ вопросъ: "гдъ же я? Кто же я, что. долженъ искать сочувствія у чужихъ людей? Въдь тв, кто около меня, ничего общаго со мной не имъютъ"! Взглядъ его снова остановидся на Адріанъ. Она не была старообразна, но прежде молодость нъсколько смягчала характерныя особенности ея, суровость и серьезность. Теперь онъ выступали ръзче и дълали ее необыкновенно похожей на ея давно умершаго отца, чудака — профессора, который воспиталъ ее, свое единственное дитя, какъ мальчика, въ возвышенныхъ, но холодныхъ сферахъ академической учености; здъсь въ теченіе трехъ поколъній блистала на кафедръ ея фамилія, здъсь выбрала она себъ мужа и получила свой докторскій дипломъ. Всѣмъ своимъ существомъ она коренилась въ міръ нъмецкихъ университетовъ; здравый и ясный разсудокъ, основательность и трудолюбіе, серьезное отношеніе къ далекой отъ жизни, узко-ограниченной наукъ, которыми отличались ея отецъ, дъдъ и прадъдъ, жили и въ ней, послъднемъ, нъсколько блъдномъ и неспособномъ къ творчеству, отпрыскъ стариннаго ученаго рода.

Адріана фонъ Аррасъ съ легкимъ вздохомъ облегченія отложила наконецъ корректуры въ сторону и

подняла глаза.

 Все-таки очень экзальтированная особа! — сказала она неожиданно.

- **—** Кто?
- Боже мой... ну, конечно, твоя новая питомица... фрейлейнъ-Бауэрнфейндъ!
  - Она въдь еще такъ молода!
- Конечно! Но эти юношескія бурныя стремленія намъ не подходять! Не нужно никакихъ крайностей. Въ борьбъ за независимость мы должны дъйствовать медленно и методически. Такія горячія головы,

какъ фрейлейнъ Бауэрнфейндъ, только приносятъ вредъ. Конечно, не ея вина, что она такъ красива и по своему даже счень мила. Но именно поэтому ей и слѣдовало бы быть болѣе сдержанной! Все, что она дѣлаетъ, у нея носитъ иной отпечатокъ, чѣмъ у другихъ. Въ ней замѣчается легкое кокетство, разумѣется, совершенно невинное, безсознательное кокетство... но все же оно можетъ быть дурно истолковано...

- Никто и не подумаетъ объ этомъ, кто знаетъ молодую дъвушку! Она сама невинность. Я нахожу, что она держитъ себя просто и естественно!
- Все это не бросалось бы въ глаза, еслибъ дъло шло о какойнибудь другой дъвушкъ. Но студентка...
- Студентка тоже человъкъ! сказалъ профессоръ. Пусть она будетъ такой, какая есть! Не будемъ раздражаться изъ-за ближняго нашего! Пусть смотритъ онъ за собою самъ! Человъкъ молодой, здоровый, веселый и разумный самъ найдетъ дорогу въ жизни!

Адріана усомнилась.

— Разумный? Кажется, въ ней больше темперамента! Все въ ней пънится, какъ шампанское. Но посмотримъ, что подъ этой пъной!

— По твоему, значить, отсутствіе темперамента особенное достоин-

ство у женщины?

Она пожала плечами и стала медленно разръзать какую-то брошюру.

— Мнъ кажется, вопросъ въ томъ, насколько слъдуетъ сдерживать свой характеръ. Иногда эта пылкость неудобна. Я это знаю. Мнъ тоже было когда-то 22 года...

Профессоръ ничего не сказалъ на это. Онъ вспомнилъ, что Адріана и въ 22 года была такою же, какъ теперь.

Его и прельстила тогда необыкновенная серьезность и зрълость сужденій молодой дъвушки. Съ ней не надо было опасаться, что жена не пойметъ его, возьметъ надънимъ верхъ или что онъ останется чуждымъ ей.

Такъ думалъ онъ тогда и даже возлагалъ особенную надежду на то, что благодаря одинаковому возрасту они лучше поймутъ другъ друга: ему еще не было тридцати лътъ, и онъ считалъ себя не старше ея.

Ему казалось, что съ тѣхъ поръ, сначала медленно и незамѣтно, а потомъ, послѣ поворота въ его жизни,—пятидесятой годовщины рожденія и предшествовавшей ей тяжелой болѣзни,—все замѣтнѣе становился онъ моложе душой, а на сердцѣ дѣлалось все легче и свободнѣе; и чѣмъ меньше считалъ онъ науку тяжелымъ бременемъ, гнетущимъ напоминаніемъ о необходимомъ стремленіи впередъ, тѣмъ сильнѣе росло въ немъ убѣжденіе, что никакого знанія не существуетъ...

Старшая дочь его снова завела

разговоръ объ Эрнъ.

— Надо написать мужу,—сказала она, беззаботно напъвая и покачивая ребенка. — что я познакомилась съ настоящей, живой студенткой и что она ничъмъ не отличается отъ другихъ дамъ! Въдь это же замъчательно!

Марго, которая до сихъ поръ сидъла въ углу съ мечтательнымъ и лънивымъ видомъ, оживилась

вдругъ.

— Еслибъ я была мужчиной, — сказала она съ блестящими глазами, — я сейчасъ же женилась бы на ней. Влюбилась бы въ нее до безумія! Я нахожу ее божественной. Я только стъснялась сказать ей это! Она страшно импонируетъ мнъ. Мнъ такъ хотълось бы написать ей! Но она только посмъялась бы надо мной... Какъ ты думаешь, мама?

Адріана, не поднимая глазъ отъ брошюры, сухо сказала.—Я думаю, что сегодня довольно уже говорить о фрейлейнъ Бауэрнфейндъ,—и спокойно стала перелистывать, пробъгая его, отчетъ фабричной

инспектрисы о положеніи работницъ на саксонскихъ ткацкихъ фабрикахъ. Ей не приходила въ голову мысль, что можетъ явиться какая-нибудь опасность со стороны Эрны.

Въдь вмъстъ, рука объ руку, перешли они съ мужемъ во вторую половину жизни, сердце остыло, все вокругъ было въ порядкъ, все разумно устроено для того, чтобы спокойно провести остатокъ жизни. Какъ же въ этотъ холодно-ясный и безстрастный міръ могла вторгнуться какая-нибудь неожиданность оттуда, гдъ среди первыхъ цвътовъ вълунномъ сіяніи въетъ весенній вътерокъ?

— Жалко, что скоро надо увзжать отсюда!—сказала она, всматриваясь въголубоватыя сумерки.—Теперь только здвсь будетъ хорошо. Но ввдь больше одной—двухъ недъль намъ нельзя оставаться здвсь, если ты хочешь читать лекціи въбудущемъ семестрв...

— Да. Я долженъ! -- коротко отвъ-

тилъ онъ.

— Я то же думаю. Отъъздъ назначимъ мы ровно черезъ недълю. Тогда у меня будетъ довольно времени, чтобы привести все въ порядокъ и со всъми проститься. Тебъ удобно такъ?

— Разумъется. Я со всъмъ согласенъ!

Онъ еще нъсколько разъ прошелся по комнатъ и черезъ веранду вышелъ въ садъ, какъ дълалъ это часто.

Тамъ, среди озаренныхъ луннымъ свътомъ бълыхъ кустовъ, онъ остановился и посмотрълъ на залитый серебристымъ сіяніемъ городъ, гдъ свътились многочисленные желтоватые и красноватые огоньки, и на голубыя блестящія волны Неккара.

Снизу доносился сюда глухой раз-

нородный гулъ.

Онъ закрылъ глаза и подъ дыханіемъ теплаго ночного вътерка вообразилъ себя въ Италіи—въ дъвственно-свъжій весенній день, когда въ воздухъ чувствуется еще зимняя

прохлада, деревья не покрылись еще листвой, а солнце уже посылаетъ свои жгучіе лучи на покрытую пестрыми цвътами траву, съ ласкающее дыханіе юга несется играющаго вътерка, и въ воздухъ стоитъ предчувствіе теплыхъ, длинныхъ, свътлыхъ лътнихъ дней!

А тутъ черезъ недълю надо упаковывать чемоданы и ъхать на съверъ! Возвращаться на родину!

Къ съренькой жизни долга и заботъ! Въ старыя мрачныя залы съ рядами молодыхъ лицъ, которыя кажутся въчно одними и тъми же, хотя мъняются каждое полугодіе и одинаково почтительно, разсъянно, со скукой или боязливымъ напряженіемъ прислушиваются къ мудрости, изрекающей имъ что-то съ каөедры, хотя и мудрости-то этой не существуетъ! Назадъ, въ рабочую комнату съ молчаливыми рядами книгъ и невидимымъ страшнымъ словомъ "Ignorabimus"! на столъ ученаго! Возвратиться къ прошлому, ткавшему однообразное, неясное будущее! Домъ станетъ еще болће пустымъ! Сынъ уже покинулъ его. Одна изъ дочерей тоже. За ней скоро послъдуетъ и другая. И все затихнетъ. Дътей больше не будетъ. Останется всегда ровная, холодная Адріана, и они будуть стариться, и годы будутъ катиться все дальше и дальше, не принося ничего новаго-ни счастья, ни несчастья, пока не наступитъ въчная ночь...

Жить, страдать, любить... это за странная тоска, которая начала шевелиться въ немъ? Какъ будто давно-давно онъ владълъ чъмъ-то, что у него отняли, и теперь требуетъ у судьбы свое сокровище назадъ? Что случилось со вчерашняго дня, когда онъ въпервый разъ увидълъ Эрну здъсь, на этомъ самомъ мъстъ?

Онъ началъ ходить взадъ и впередъ, борясь съ собою.

Въдь смъшно! Человъкъ его возраста-и эта молодая дъвушка!

Разумъется, онъ прошелъ бы мимо нея, не обративъ на нее вниманія, еслибъ она не встрътилась ему на поворотномъ пунктъ его жизникогда, выздоровъвшій послъ тяжелой бользни, онъ былъ оторванъ отъ безпокойной дъятельности и погрузился въ мечтательную созерцательность, быль вырванъ изъ обыденной жизни и пробудился среди бълыхъ цвътовъ и весны въ долинъ Некарра; когда достигъ вершины жизни, съ которой долженъ былъ спускаться-и въ это время пришла она! Пришла, какъ сама юность.

Юность, счастье, новая жизнь въ ней все!

Но кто такъ чувствуетъ, тотъ влюбленъ! Профессоръ видълъ только одно-хорошенькое умное личико дъвушки, съ завитками волосъ надъ бълымъ лбомъ, веселую улыбку, подъ которой скрывалась глубокая серьезность и твердая воля... онъ слышалъ звонкій, какъ колокольчикъ, голосъ, какимъ она пъла въ лодкъ о "Старомъ Гейдельбергъ"... Онъ сознавалъ, что ръшительный моментъ наступилъ для него, когда она встала въ лодкъ, выпрямившись во весь ростъ, окруженная золотымъ сіяніемъ, съ глазами, влажными отъ радости жить, быть молодой и видъть вокругъ себя красоту.

Какъ во снъ, ходилъ онъ по садупри лунномъ свътъ, безсознательно ставилъ на мъсто стулья, отгибалъ вътки, и его ни на минуту не поки-

дала мысль:

– Невозможно, чтобы я уже черезъ недълю не видълъ ея!

(До слъд. №-ра).





## Фосфоресценція и температура.

(Къ вопросу объ N-лучахъ).

**Н** Боровко.

фосфоресцирующій Если взять экранъ и помъстить на немъ какой угодно непрозрачный предметъ, подвергнувъ экранъ освъщенію (обыкновенная керосиновая лампа, даже спичка), то вынесши затъмъ экранъ въ темное помъщеніе, мы увидимъ на немъ темный отпечатокъ этого предмета. Отпечатокъ тъмъ темнъе (до извъстной степени), чъмъ сильнъе или продолжительнъе было освъщение экрана съ помъщеннымъ на немъ предметомъ.

Для полученія такого отпечатка нізть надобности приводить предметь въ соприкосновеніе съ экраномъ. Предметь можеть быть помізщенъ на разстояніи, и отброшенная имъ тізнь также запечатлізвается на экранів.

Если экранъ съ такимъ отпечаткомъ подвергнуть освъщенію, то послъдній быстро исчезаетъ. Если же оставить экранъ въ темномъ помъщеніи, то исчезновеніе отпечатка происходитъ довольно медленно: слабую тънь можно уловить еще часа два спустя.

Самый удобный способъ наблюдать потемнъніе экрана состоить въ затемнъніи одной части его. Для этого достаточно прикрыть эту часть книгой, доской, любымъ непрозрачнымъ предметомъ. При этомъ обращаетъ на себя вниманіе слъдующій

фактъ. Экранъ можетъ быть закрытъ почти весь, но если хоть небольшая часть его продолжаетъподвергаться освъщенію, то потемнъніе закрытой части происходитъбыстро, въ одну—двъ минуты. Если
же экранъ будетъ закрытъ весь, то
въ тотъ же промежутокъ времени,
который достаточенъ для потемнънія части его въ первомъ опытъ,
нельзя замътить ослабленія фосфоресценціи. Но черезъ 10—15 минутъможно наблюдать замътное ослабленіе ея.

Если послъ того, какъ получено потемнъніе одной части экрана, напр. одной половины его, экранъ будетъ закрытъ весь и снова подвергнутъ освъщенію, то минутъ черезъ десять, вынесши его въ темное помъщеніе, можно наблюдать странное явленіе: часть, освъщавшаяся и бывшая фосфоресцирующей, оказывается потемнъвшей, а часть, бывшая потемнъвоказывается посвътлъвшей. шей. будто объ части помънялись своими мъстами. Для легкаго воспроизведенія этого явленія нужно не доводить фосфоресценцію экрана до ея максимума. Оно свободно получается: при средней силъ свъченія экрана и съ трудомъ наблюдается при очень сильномъ свъченіи его.

Для объясненія этихъ съ перваго взгляда загадочныхъ явленій нужно нъсколько отклониться въ сторону и познакомиться съ рядомъ другихъ фактовъ. Для наблюденія ихъ необходимо также запастись фосфоресцирующимъ экраномъ. Отлично дъйствующій экранъ можно получить съ помощью продажной "свътящейся краски" "Бальмэна". Изготовленіе экрана можетъ быть вынъсколькими способами; очень удобенъ по своей быстротъ следующій. Въ сернистомъ эфире растворяется гумми-дамаръ; въ растворъ всыпается "краска" Бальмэна (она продается въ видъ мельчайшаго порошка) и распредъляется болъе или менъе равномърно въ жидкости быстрымъ размъшиваніемъ; смъсь быстро выливается на кусокъ картона съ закраинами. Эфиръ быстро испаряется, закраины удаляются, --- и экранъ готовъ.

Такой экранъ можетъ свътиться очень сильно, но для нашей цъли нужно свъченіе средней силы. Его можно получить, освъщая нъсколько минутъ экранъ свътомъ горълки Ауэра или нъсколько дольше свъкеросиновой 14 - линейной лампы. Если затъмъ вынести экранъ въ темное помъщение и приложить къ его спинкъ руку, то на немъ выступятъ яркіе контуры пальцевъ. Фосфоресценція быстро и ръзко усиливается подъ пальцами руки, несмотря на слой бумаги между ними и свътящеюся поверхностью экрана.

Для объясненія этого явленія сама собою является мысль о теплотъ тъла. Если взять золотую монету и, продержавъ ее подъ мышкой, сообщить ей температуру тъла, то такая монета, помъщенная на спинку экрана, даетъ свътлый отпечатокъ.

Если между рукой и спинкой экрана помъстить дощечку отъ сигарнаго ящика, то на экранъ, котя и медленнъе и не такъ совершенно, но получается отпечатокъ пальцевъ. Повидимому, слой дерева долженъ бы былъ служить изоляторомъ для такой невысокой температуры, какъ температура тъла. Однако, нагрътая

до нея монета при тъхъ же условіяхъ также даетъ отпечатокъ.

Если приложить пальцы къ спинкъ экрана, помъстивъ подъ однимъ изъ нихъ монету, то она отпечатывается одновременно (или почти одновременно) съ пальцами. Это легко объясняется отличною теплопроводимостью золота. Если же ту же монету предварительно охладить, то отпечатокъ ея появляется замътно позднъе отпечатковъ пальцевъ. Здъсь зависимость явленія отъ теплоты вполнъ очевидна.

Но чуткость фосфоресцирующаго экрана къ колебаніямъ температуры оказывается еще значительнъе. Если монету нъсколько разъ подрядъ заставить падать на полъ и затъмъ быстро положить ее уже прямо на свътящійся слой экрана, то получится слабый, но въ темнот в вполнъ уловимый свътлый кружокъ, соотвътствующій по размърамъ монетъ. Повышеніе температуры монеты въ данномъ случаъ должно быть ничтожно, и тъмъ не менъе фосфоресценція оказывается въ состояніи обнаружить ее. Но повышение свъченія экрана подъ монетой едва-ли является прямымъ результатомъ повышенія температуры; въроятнъе, что оно-результатъ разницы въ температурахъ части, занятой монетой, и остальной площади экрана.

Если монету значительно охладить (температура комнаты около  $+14^{\circ}R$ ; монеты  $+3^{\circ}R$ ), и затъмъ быстро помъстить ее на спинку экрана, то на свътящейся сторонъ его ясно обнаруживается потемнъвшій кружокъ. Нагрътая монета даетъ посвътлъніе экрана; охлажденная вызываетъ потемнъніе его.

Ознакомившись такимъ образомъ съ замъчательною отзывчивостью фосфоресценціи на колебанія температуры, уже не трудно понять полученіе темныхъ отпечатковъ предметовъ на свътящемся экранъ и странную перемъну въ положеніи темной и свътлой частей того же экрана. Когда часть экрана закры-

вается непрозрачнымъ тъломъ или полупрозрачнымъ, даже краснымъ стекломъ, то между закрытою частью и открытою устанавливается разница температуръ; освъщенная часть продолжаетъ получать ту теплоту, которую несетъ съ собой свътъ; закрытая же лишается ея, и эта разница отзывается быстрымъ пониженіемъ свъченія ея. Когда затъмъэкранъ закрывается весь, то свътлая часть его лишается того тепла, какъ бы оно ни было невелико, которое сообщаетъ экрану источникъ свъта, и она начинаетъ темнъть. Для темной же части не происходитъ никакой перемъны въ данномъ направленіи, и пока свътлая часть темиветъ, первоначальное потемнъніе этой второй части нъсколько ослабъваетъ, т. е. фосфоресценція нъсколько возстанавливается, и разница въ степени свъченія объихъ частей вызываетъ впечатлъніе значительнаго посвътленія ея.

Теперь можно прибавить, что въ изготовленіи экрановъ для послъдняго и предыдущихъ опытовъ должна быть нъкоторая разница. Получая совершенно свободно явленія послъдняго опыта съ однимъ экраномъ и приготовивъ два новыхъ для наблюденія появленія на нихъ отпечатковъ пальцевъ, я бился цълыми часами, не будучи въ состояніи воспроизвести съ ними первыя явленія.

На одномъ экранъ свободно наблюдался обмънъ свътлой и темной частей, на двухъ другихъ невозможно было замътить его. Условія опыта, повидимому, были совершенно одинаковы. И только послъ того, какъ была выяснена замъчательняя чуткость фосфоресценціи къ измъненіямъ температуры, можно было уловить разницу въ условіяхъ опыта, т. е. причину неудачи съ двумя новыми экранами. Они были сдъланы изъ тонкаго картона, тогда какъ первый былъ наклеенъ на довольно толстую доску отъ стънного календаря. Когда такой тонкій экранъ, на которомъ было получено потемнъніе одной части его, закрывался весь, онъ всегда лежалъ вообще недалеко отъ лампы, и нагрътый ея лучами столъ передавалъ свою теплоту экрану; объ части его получали ее; разница въ температурь объихъ частей почти исчезала, и потемнъніе свътлой части не происходило. Когда это было заподозръно, я сталъ подкладывать подъ экранъ книгу, и то же явленіе свободно стало воспроизводиться и на тонкомъ экранъ. Это еще разъ подчеркиваетъ поразительную воспріимчивость фосфоресценціи къ перемънамъ температуры окружающей среды.

Н. Боровко.





Между англійскимъ и японскимъ флотами, какъ оказывается, существуетъ неразрывная родственная связь. Это обстоятельство, повидимому, и является причиной, благодаря чему каждая удача японскаго флота, въ періодъ текущей войны, радуетъ Англичанъ, а пораженія—печалятъ, вселяя въ сыновъ туманнаго Альбіона ненависть къ Россіи.

Исторію возникновенія японскаго флота разсказываетъ въ своей любопытной книгъ "Queer Things about Japon" Дугласъ Следенъ, англійскій туристь по Дальнему Востоку и авторъ нъсколькихъ книгъ объ Японіи. Эта любопытная исторія можетъ послужить прекрасной канвой для исторического романа или для пролога современной трагедіи, сотканной изъкровавыхъ событій нашихъ дней на Дальнемъ Востокъ. И въ этой трагедіи виднымъ и красиво отчеканеннымъ героемъ явится Вилльямъ Адамсъ. гражданинъ г. Джиллингама, графствъ Кентъ, и японскій плънникъ конца XVI и начала XVII столътій. Увлеченія торговлей и страсть къ наживъ побудили Адамса покинуть родину, а грозныя волны Тихаго океана, управлявшія судьбою, въ тъ времена, еще неизвъстной и незамътной Японіи, сыграли роль грознаго повелителя и въ судьбъ англійскаго мореплавателя.

Это было въ 1598 г., когда Вилльямъ Адамсъ въ качествъ старшаго лоцмана опредълился на одинъ изъ пяти пароходовъ датскаго торговаго флота и отправился въ восточные моря. Исторія умалчиваетъ объ эпизодахъ продолжительнаго плаванія корабля Вилльяма Адамса въ восточныхъ водахъ, ограничившись неяснымъ указаніемъ, что въ 1600 году Адамсъ вынужденъ былъ высадиться въ японскомъ портъ Бунго, съ какого момента, собственно, и начинается исторія его печальной и, вмъстъ съ тъмъ, интересной жизни въ Японіи.

Въ Японіи того времени большимъ вліяніемъ пользовались іезуиты, сумѣвшіе обзавестись массою прозелитовъ своего ученія среди островитянъ. Ненавидя отъ всей души датчанъ и англичанъ, они старались употребить все свое вліяніе, чтобы судно Вилльяма Адамса было признано разбойничьимъ, и чтобы его отважный командиръ былъ вверженъ въ тюрьму. Если бы планы іезуитовъ удались, съ Адамсомъ было бы поступлено какъ съ разбойникомъ: его приговорили бы къ

распятію на кресть. Эта казнь, примъняемая японцами въ XVI стольсоотвътствовала повъшенію. тіи, посредствомъ котораго европейскія страны того времени расправлялись съ тягчайшими преступниками.

Судьбъ было угодно сохранить жизнь Адамса и сдълать его однимъ изъ полезнъйшихъ плънниковъ Японіи. Одинъ изъ могущественныхъ сіогуновъ Ісясъ, котораго Адамсъ "императопочему то называлъ ромъ", не одобрилъ приговора іезуитовъ, находя, что англійскій мореплаватель не причинилъ Японіи никакого зла, появившись на ея негостепріимныхъ для европейцевъ берегахъ, вражда же іезуитовъ къ датчанамъ и англичанамъ, въ глазахъ разсудительнаго сіогуна, могла служить достаточнымъ обвиненіемъ Вилльяма Адамса.

Отклонивъ предложение изуитовъ казнить перваго англичанина, вступившаго на Японскій берегъ, Ісясъ помъстилъ плънника въ лучшую по обстановкъ тюрьму, а чрезъ нъсколько времени и совсъмъ даровалъ ему свободу; но эта свобода для Адамса была относительной цънностью, такъ какъ могущественный сіогунъ приблизилъ къ себъ иностранца не изъ побужденій къ сближенію съ европейцемъ, а въ цъляхъ эксплоатаціи Адамса, начиненнаго европейскимъ знаніемъ того времени.

Вскоръ Вилльямъ Адамсъ сдълался однимъ изъ близкихъ людей Іеяса; подъ его же руководствомъ предпріимчивый сіогунъ приступилъ къ кораблестроенію, при помощи же его завязалъ и сношенія съ иностранцами, главнымъ образомъ, конечно, съ Англіей.

Въ продолжение десяти лътъ Вилльямъ Адамсъ занимался кораблестроеніемъ, а душа его стремилась къ далекой родинъ, гдъ у Адамса осталась семья. Руководя работами и, какъ Петръ Великій въ Россіи, выполняя на японской верфи всъ работы, начиная съ работы плотника и кончая обязанностями корабельнаго инженера. Вилльямъ Адамсъ положилъ основаніе японскаго флота; но эта работа, какъ и работа каждаго плънника или раба, не воодушевляла его, потому что онъ любилъ свою родину и, тоскуя по свободъ, можетъ быть, проклиналъ свою судьбу, заставившую его положить начало могуществу чуждой

ему страны.

Объ этомъ періодъ своего пребыванія въ Японіи, о своихъ настроеніяхъ и объ условіяхъ кораразсказываетъ блестроенія Вилльямъ Адамсъ въ своемъ письмѣ къ англійскимъ купцамъ, остановившимся по своимъ дъламъ на ос. Явъ. При въсти о такомъ близпребываніи соотечественниковъ, въ душъ Вилльяма Адамса съ новой силой вспыхнула любовь къ родинъ, и онъ переслалъ англійскимъ купцамъ письмо такого содержанія.

"Услыша, благодаря случайному обстоятельству, что на островъ Явъ живутъ англійскіе купцы, хотя и неизвъстные мнъ по имени, я осмъливаюсь написать имъ эти нъсколько строкъ и прошу уважаемую компанію простить смітость, съ которой ей пишетъ незнакомый человъкъ... Но меня побуждаетъ писать чувство любви, связывающее меня съ моей страной и согражданами. Ваша милость, получивъ это письмо, узнаетъ изъ него, что я родомъ изъ графства Кентъ и родился въ городъ Джиллингамъ, лежащемъ въ разстояніи двухъ англійскихъ миль отъ Рочестера и въ одной милъ отъ Чатама. Двънадцати лътъ я былъ привезенъ въ Ляимхаузъ. недалеко отъ Лондона, и два года былъ ученикомъ у мастера Николая Диггинса. Потомъ я служилъ мастеромъ лоцманомъ на корабляхъ ея величества. Послъ этого одиннадцать или двънадцать лътъ я служилъ въ уважаемой компаніи Бербарійских купцовъ, пока Голландія не завязала торговыхъ отношеній съ Индіей, и я, ръшивъ воспользоваться тъми маленькими знаніями, которыя Богъ далъ мнъ,—въ 1598 г. поступилъ главнымъ лоцманомъ на датскій флотъ, состоявшій изъ пяти кораблей".

Далъе Дугласъ Следенъ на основаніи того же письма Адамса разсказываетъ, что вступивъ въ портъ Бунчо, вся команда датскихъ кораблей вступила на службу къ Іеясу, который капитану, лоцманамъ и простымъ матросамъ платилъ одинаковое жалованье -- одиннадцать или двънадцать дукатовъ въ годъ, прибавляя къ тому ежедневную порцію рису, по два фунта на каждаго, какъ будто это были обыкновенные японскіе работники, и только спустя четыре или пять лъть условія жизни Адамса измънились. Наконецъ, Ісясъ предложилъ Адамсу построить корабль для потребностей Японіи.

"Я отвътилъ, —пишетъ Вилльямъ Адамсъ въ томъ же письмъ **англійскимъ** купцамъ, -- что я не плотникъ и вдобавокъ не имъю нужныхъ къ тому знаній. — "Ну, что же, попробуйте, —возразилъ Ісясъ, если онъ будетъ недостаточно хорошъ-не великая бъда".-Такъ, по его желанію я выстроилъ ему судно вмъстимостью около восьмидесяти тоннъ, которое во всъхъ отношеніяхъ походило на наши суда. Когда онъ пришелъ посмотръть на выстроенное мною судно, оно очень понравилось сму, и послъ этого его благосклонность ко мнъ усилилась. Онъ часто приглашалъ меня къ себъ и время отъ времени дълалъ мнъ подарки, а впослъдствіи назначилъ мнъ пенсію въсемьдесять дукатовъ въ годъ, съ прибавкою двухъ фунтовъ рису на каждый день".

Не смотря на вст улыбки судьбы въ видт такихъ милостей со стороны Іеяса, Вилльямъ Адамсъ все же заскучалъ по родинт и послт десятилтеней томительной неволи выразилъ своему новому повелителю желаніе побывать на родинт. Іеясъ

на отръзъ отказался исполнить это желаніе Адамса. Вельможный и честолюбивый сіогунъ не могъ примириться съмыслью, чтобы единственный на всемъ Востокъ человъкъ, умъющій строить корабли, выскользнулъ у него изъ рукъ, по милости такихъ сентиментальныхъ соображеній, какъ свиданіе съ женою и дътьми.

Чтобы отвлечь вниманіе Адамса отъ родины, Іеясъ назначилъ его повелителемъ Хеми, съ сотней подвластныхъ ему вассаловъ. Начавъ новую жизнь повелителя, Адамсъ женился на японкъ, предполагая найти утъшеніе въ новой привязанности и въ новой семьъ, но до конца жизни остался подневольнымъ плънникомъ, тоскующимъ о своей родинъ и о своихъ близкихъ.

За этотъ періодъ жизни Вилльямъ Адамсъ совершилъ два далекихъ путешествія по порученію Ісяса и построилъ ему второе судно вмъстимостью въ 120 тоннъ.

Въ книгъ Дугласа Следенъ имъется еще описаніе эпизода, относящягося къ жизни Адамса. Въ 1609 г. на берегъ Японіи былъ выброшенъ бурею большой корабль вмъстимостью около 1000 тоннъ. Потерпъвшему крушеніе губернатору Маниллы Ісясъ одолжилъ новое судно, построенное Вилльямомъ Адамсъ, на которомъ губернаторъ и уъхалъ на родину. Черезъ годъ послъ этого признательный губернаторъ прислалъ Іеясу новое судно, а корабль, построенный Вилльямомъ Адамсъ, остался въ Испаніи и хранился въ Филиппинахъ.

Свою статью Дугласъ Следенъ заканчиваетъ такими лирическими строками:

"Мъсто для могилы Вилльяма Адамсъ выбрано очень удачно. Онъ схороненъ въ своемъ владъніи на на вершинъ зеленаго холма, съ котораго открывается видъ на все то, чъмъ жилъ Адамсъ и что его больше всего интересовало. Внизу, направо, въ лабиринтъ острововъ и

проливовъ лежитъ Іокосука, арсеналъ Японіи. Въ этомъ мъстъ Вилльямъ Адамсъ строилъ свои суда, и здъсь же находится главная квартира японскаго флота, обоготвооснователемъ котораго реннымъ считается Вилльямъ Адамсъ. Смотря по направленію къ юго-востоку, вы можете любоваться почти до самаго устья заливомъ Токіо. съ дымящимся вулканомъ на одномъ изъ его береговъ. Бъдный Вилльямъ, страдающій тоскою по родинъ, въроятно, не разъ устремлялъ тоскливые, полные ожиданія взоры въ эту даль. Глядя вверхъ по заливу, вы видите большой городъ, а передъ нимъ, на зеркальной поверхности залива, въ дымкъ обрисовывается цълый флотъ торговыхъ пароходовъ, и надъ многими изъ нихъ развъвается столь дорогой сердцу Вилльяма красный флагъ Англіи".

Японское населеніе, исповъдывающее шинтоисскую религію, обоготворило основателя японскаго флота, -- и его могила, гдв онъ погребенъ вмъстъ съ своей женою японкой, извъстна каждому кули въ Хеми и въ Іокосука. Могила Адамса носитъ названіе "Инглишъ-Анджинъ-Хака" (могила англійскаго штурмана). На этой могилъ туристы всегда могутъ видъть живые цвъты, принесенные почитателями покойнаго. Въ Токіо ежегодно совершается въ честь Вилльяма Адамсъ празднество въ улицъ Анджинъ (улица штурмана), названной такъ въ память того же Адамса, который жилъ здъсь въ дни своей скорби по далекой родинъ.

Вас. Брусянинь.





## Новый газъ "Эксрадіо".

Н. Адамовича.

Со времени открытія Беккерелемъ радіоактивныхъ свойствъ урана, т. е. способности ихъ испускать особые лучи (названные беккерелевскими) и затъмъ-супругами Кюри новаго химическаго элемента радія, а также цълаго ряда другихъ радіоактивныхъ веществъ, всеобщее вниманіе было сосредоточено глав: нымъ образомъ на радіи, какъ ца представителъ радіоактивности, наиболъе характерномъ и обнаруживающемъ въ высокой степени тъ разнообразныя новыя явленія, которыя стали предметомъ изслъдованій самыхъ выдающихся современныхъ ученыхъ и въ настоящее время привели къ открытію новаго газа, названнаго по предложенію англійскаго химика Вильяма Рамзая "эксрадіо".

Какъ извъстно уже нашимъ читателямъ, элементарность радія была установлена самими супругами Кюри, опредълившими какъ его атомный въсъ (225), такъ и другія свойства этого вещества.

Явленіе испусканія радіемъ лучей а,  $\beta$  и  $\gamma$ , внесло много новаго въ теорію іонизаціи \*), дало основныя положенія для электронной гипотезы о строеніи вещества и дополнило существовавшія ранъе представленія о лучахъ Рентгена (Paschen. Physikalische Zeitschrift. 1904. № 18, стр. 563).

Физіологическія дъйствія радія на животныя ткани дали начало новому способу излъченія рака и другимъ практическимъ примъненіямъ въ области біологіи, доказавъ способность радія задерживать ростъ бактерій и даже убивать ихъ.

Самопроизвольное выдъленіе радіемъ тепла, явленіе, не имѣющее ничего себѣ подобнаго въ физико-химическихъ наукахъ, указало на существованіе какогото неизвѣстнаго источника энергіи, о сущности котораго, а равно и его размѣрахъ до сихъ поръ еще не удалось составить яснаго представленія.

въ расщепление его атомовъ на части, заряженныя электричествомъ противоположвыхъ знаковъ и называемыя іонами в электронами. Первые заряжены положительно и являются носителями матеріи, а вторые – отрицательно и признаются носителями электричества. Подобное же явленіе распада матеріальныхъ атомовъ происходить въ круксовыхъ трубкахъ. Образующіеся въ этомъ случав электроны даютъ на чало катодному потоку и лучамъ Рёнттена, а положительные іоны образуютъ закатодные лучи Гольдштейна (Canalstrahlens les rayon—canaux).

<sup>\*)</sup> Іонизація газа, происходящая, напримъръ, подъвліяніемъ лучей радія, состоить

По измъреніямъ, произведеннымъ супругами Кюри, а также Рудзерфордомъ, количество тепла, выдъляемое однимъ кубическимъ сантиметромъ радія, въ три съ половиною милліона разъ больше того количества тепла, которое развивается взрывомъ такого же объема гремучаго газа.

Наконецъ, способность радія сообщать другимъ тѣламъ такъ называемую наведенную активность раскрыла совершенно новый законъ, состоящій въ томъ, что радіоактивность, повидимому, есть общее свойство вещества, и затѣмъ привела къ изученію свойствъ новаго газа "эксрадіо (Comptes Rendus des sèances de l'Acadèmie des sciences. Томъ 138. № 23, стр. 1388. William Ramsay).

Методъ для изслъдованія наведенной радіоактивности и опредъленія закона, по которому она измъняется съ теченіемъ времени, основанъ на томъ, что радіоактивныя вещества разряжаютъ наэлектризованныя тела, т. е. делають воздухъ проводникомъ электричества, котораго самые ничтожные заряды могутъ быть измъряемы съ большою степенью точности. Поэтому, начиная съ супруговъ Кюри, наиболъе удобными приборами для обнаруженія радіоактивности и опредъленія ея величины служать чувствительные электрометры. (Вполнъ **УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫМЪ** электрометромъ для измъреній не высокой точности можетъ служить электроскопъ въ томъ видъ, какой ему данъ г. Кольбе, преподавателемъ Аняенской школы въ С.-Петербургѣ). Степень радіоактивности по этому способу опредъляется скоростью, съ которою электроскопъ подъ дъйствіемъ радіоактивнаго вешества теряеть свой зарядъ. Предположимъ, что данное радіоактивное вещество, при опредъленномъ разстояніи отъ электроскопа, заставляетъ опадать листочки его на одно дъленіе шкалы въ теченіе одной минуты. Если бы

другое радіоактивное вещество произвело такое же дъйствіе въ одну секунду, то радіоактивность послъдняго была бы въ 60 разъ больше радіоактивности перваго. Подобныя измъренія производятся вообще съ большими предосторожностями, требующими идеальной изоляціи электрометра и возможно большей сухости воздуха. Активность легче всего пріобратается какимъ-либо тъломъ, которое само по себъ неактивно, въ томъ случаъ, если его помъстить вмъсть съ сосудомъ, содержащимъ растворъ соли радія замкнутое пространство независимо того, будетъ-ли этотъ сосудъ открытъ или совершенно запаянъ.

Отсюда слъдуетъ, что тъла активируются не только непосредственно лучами, испускаемыми радіоактивтъломъ, но и чъмъ-то еще другимъ, выдъляющимся изъ него, проникающимъ черезъ стънки сосуда и распространяющимся въ пространствъ. При этомъ многія тъла, алюминій. какъ мъдь. бумага. воскъ, --- въ скоромъ времени принимаютъ предъльную активность, которая при дальнъйшемъ воздъйствіи радіоактивнаго вещества не повышается. Это напоминаетъ отчасти испареніе жидкости. Подобно тому, какъ упругость паровъ жидкости въ ограниченномъ пространствъ возрастаетъ послъ насыщенія этого пространства, такъ и названныя тъла не активируются выше извъстнаго предъла. Между этими явленіями есть существенная разница. Явленія, происходящія въ пространствъ, насыщенномъ парами, зависятъ отъ упругости. Наведеніе же радіоактивности зависитъ только отъ объема активнаго раствора.

Когда возникъ вопросъ о томъ, представляютъ - ли вышеназванные химическіе элементы единственныя радіоактивныя вещества, то получилось самое неожиданное ръшеніе. Оказалось, что радіоактивность присуща всъмъ тъламъ природы, но только въ различной степени. До

сихъ поръ не нашлось вещества, которое бы нельзя было сдълать радіоактивнымъ.

Надъ этимъ вопросомъ особенно много поработали нъмецкіе ученые Эльстеръ (Elster) и Гейтель (Geitel), которые обнаружили радіоактивность въ почвъ, въ разныхъ сортахъ глины, въ почвенныхъ водахъ, воздухъ и, наконецъ, нефти; т. е. повидимому, все, что добывается изъ земли, можетъ легко пріобрътать радіоактивныя свойства. Другими двумя нъмецкими учеными, Гим-стедтомъ (Himstedt) и Траубенбергомъ (Traubenberg), была установлена радіоактивность ключевой воды, при изслъдованіи которой ими былъ интересныхъ произведенъ рядъ опытовъ, подтвержденныхъ многими учеными и въ томъ числъ С.-Петербургскимъ профессоромъ Пелемъ, доказавшимъ несомнънную радіоактивность почвы, воды и почвеннаго воздуха въ Царскомъ Селъ. Гимстедтъ, пропуская воздухъ черезъ радіоактивную воду, сообщалъ ему активныя свойства, повышавшіяся повтореніи пропусканій. При соприкосновеніи такого радіоактивнаго воздуха съ неактивными жидкостями (особенно керосиномъ) последнія становились радіоактивными.

Вода и воздухъ, взятые изъ почвы, своею радіоактивностью обязаны активнымъ веществамъ, содержащимся въ нъдрахъ земли. Атмосферный воздухъ, приходя въ соприкосновеніе съ водой и воздухомъ, выдъляющимся изъ почвы, самъ становится радіоактивнымъ, что и было обнаружено слъдующимъ опытомъ (Эльстера и Гейтеля). Натянувъ на открытомъ воздухѣ (въ саду) металлическую проволоку длиною около 10 саженъ, въ теченіе трехъ часовъ они поддерживали ее сильно заряженной отрицательнымъ электричествомъ, и затъмъ, подвергнувъ изслъдованію, обнаружили въ ней такую же степень радіоактивности, какою обладаетъ урановая смола съ поверхностью въ нѣсколько

дратныхъ сантиметровъ. Важное значеніе этого факта состоитъ вътомъ, что онъ указываетъ на возможность полученія радіоактивной энергіи изъ доступнаго для всѣхъ и неисчерпаемаго источника.

Изъ дальнъйшихъ опытовъ разныхъ изслъдователей вскоръ убъдились, что радіоактивность передается отъ одного тъла къ другому особаго рода истеченіями, названными эманаціями. Явленіе эманаціи состоить въ отщепленіи отъ радіоактивнаго вещества какого-то сильно летучаго выдъленія. Оно походить на испареніе металдовь при обыкновенной температуръ, вслъдствіе котораго мы чувствуемъ, напримъръ, запахъ мъди. Это явленіе отличается отъ лучеиспусканія въ общепринятомъ смыслъ этого слова тъмъ, что эманація распространяется не только прямолинейно, какъ лучи, а проникаетъ въ пространство какъ бы посредствомъ диффузіи, свойственной обыкновеннымъ газамъ. Матеріальный характеръ эманаціи первоначально былъ доказанъ итальянскимъ ученымъ Селла (Sella), который сообщаль радіоактивность воздуху, подвергая его въ замкнутомъ сосудъ дъйствію эманаціи торія. Когда воздухъ былъ профильтрованъ черезъ вату, то онъ потерялъ свою радіоактивность, а вата ее пріобръла. При сжиганіи ваты получалась радіоактивная зола.

Изученіе эманаціи было произведено во всей полнотъ Рамзаемъ, примънившимъ къ этому загадочному газу общіе методы изслъдованія.

Дъйствія эманаціи сходны сътьми, которыя производятся солями радія. Такъ, если заключить смъсь эманаціи съ кислородомъ въ стежлянную трубку, то стекло по истеченіи нъсколькихъ часовъ получаетъ буроватую окраску, затъмъ фіолетовую и, наконецъ, совсъмъ темнъетъ; при этомъ степень пустоты понижается. Далъе, если многократно пропускать струю радіоактивнаго

воздуха черезъ мъдную трубку, свернутую въ спираль и сильно охлаждаемую посредствомъ погруженія въ жидкій воздухъ (его температура близка къ-1900 Цельзія). то онъ теряетъ свою радіоактивность, причемъ нъкоторая часть его, главнымъ образомъ кислородъ, отъ соприкосновенія съ холодными ствнками змъевика превращается въ жидкость. Если теперь измърить радіоактивности ожиженнаго газа, то сравнительно съ радіоактивностью первоначально взятаго воздуха, она будетъ въ двѣнадцать тысячъ разъ болве, такъ какъ здвсь получается сгущенная и задержанная жидкимъ кислородомъ эманація. Температура, при которой эманація сгущается, въ среднемъ равняется—150°Ц.

При этомъ удалось установить, что поглощеніе эманаціи жидкимъ кислородомъ слъдуетъ тому же закону (Дальтона), который относится къ поглощенію жидкостями обыкновенныхъ газовъ. Рамзай доказаль, что эманація обладаеть и другими свойствами дъйствительнаго газа. Такъ, она подчиняется закону Бойля-Маріотта (произведеніе изъ объема одной и той же массы газа на давленіе, подъ которымъ она находится, при неизмънной температуръ есть величина постоянная). Для этого изслъдованія Рамзай растворилъ въ дистиллированной водъ семьдесять миллиграммовь бромистаго радія и сосудики, содержавшіе этоть растворъ, соединилъ съ ртутнымъ насосомъ. Подъ дъйствіемъ бромистаго радія происходило медленное разложение воды на кислородъ и водородъ, и каждую недълю посредствомъ выкачиванія получали отъ 8 до 10 кубическихъ сантиметровъ гремучаго газа съ примъсью нъкотораго количества эманаціи.

Для измъренія объема этой смъси ее вводили въ эвдіометръ довольно сложнаго устройства, который предварительно быль промытъ

чистымъ кислородомъ и высущенъ посредствомъ электрическихъ искръ. Наполнивъ эвдіометръ смѣсью гремучаго газа съ эманаціей и уединивъ его отъ насоса, производили взрывъ газа, чемъ освобождали отъ него эманаціи. Затъмъ одно изъотвътвленій эвдіометра погружали въ СЪ жидкимъ воздухомъ: вслъдствіе сильнаго охлажденія эманація сгущалась и при этомъ давала такое свъченіе, что въ темнотъ можно было видъть непосредственно ея теченіе въ трубкахъ насоса и даже различать положение стрълокъ на карманныхъ часахъ. Далъе принагръвали, эманаціи опять превращались въ газообразное вещество, которое переводили въ калибрированную капилярную трубку, гдъ опредъляли его объемъ при разныхъ давленіяхъ и тымъ повізряли примънимость къ нему закона Бойля Маріотта.

Относительно химической природы этого газа Рамзай пришелъ къ заключенію, что онъ принадлежитъ къ аргонной или нулевой группъ въ періодической системъ проф. Д. И. Менделъева и отличается такою же химическою инертностью, какъ и всв элементы этой группы. Повидимому, это одноатомный газъ, и поэтому его атомный въсъ равенъ удвоенной плотности. Послъдняя въ точности не извъстна, но предварительныя измъренія дають величину, близкую къ 80, а въсъ атома — около 160. Имъя въ виду, что атомный въсъ радія равенъ 225, можно заключить, что каждый атомъ его не можетъ производить болъе одного атома эманаціи. Для выясненія отношенія, существующаго между нъкоторой массой радія и количествомъ эманаціи, имъ производимой. объемъ, занимаемый надо знать этой массой. Объемъ одного грамма радія равенъ десятой доли литра (сто тысячъ кубическихъ миллиметровъ). Исходя изъ этого Рамзай нашелъ, что каждый граммъ радія

въ одну секунду выдъляетъ три милліонныхъ доли кубическаго миллиметра эманаціи.

Поэтому если каждый атомъ радія даетъ только одинъ атомъ эманаціи, то количество радія, подвергающееся разложенію въ теченіе одной секупды, равняется тремъ, подъленнымъ на единицу съ одинадцатью нулями, а въ годъ — нъсколько менъе тысячной доли своего въса. Слъдовательно, энергія одного атома радія едва ли можетъ быть исчерпана въ періодъ менъе одного тысячельтія (по Рамзаю 1150 лътъ).

Спектральныя изслѣдованія эманаціи, произведенныя съ цѣлью измѣренія длины волны, дали слѣдующія величины, характеризирующія ее: 469 и 635 (въ тысячныхъ доляхъ микрона, или милліонныхъ доляхъ миллиметра), причемъ спектръ этотъ при извѣстныхъ условіяхъ становится подобнымъ спектру гелія, т. е. одно вещество какъ бы превращается въ другое (Physikal Zeitschrift. 1903. стр. 651). Это открытіе было сдѣлано Рамзаемъ въ сотрудничествѣ съ Содди и произвело въ ученомъ мірѣ большую сенсацію.

При дальнъйшихъ работахъ Рамзая и Содди имъ удалось выдълить непосредственно изъ солей радія микроскопическій пузырекъ гелія, но онъ съ теченіемъ времени былъ поглощенъ поверхностью того стекляннаго сосуда, въ которомъ находились изслъдуемыя соли. Обративъ сосудъ въ порошокъ и подвергнувъ послъдній нагръванію разными манипуляціями, они получили изъ него гелій.

Таковы результаты изслѣдованій Рамзая, который и предложилъ въ своемъ докладѣ Парижской Академіи Наукъ назвать изученный имъ новый газъ "Эксрадіо" (Comptes Rendus. Томъ 138. № 23, стр. 1392).

Появленіе въ спектръ газа "эксрадіо" спектральныхъ линій гелія наблюдалось не только Рамзаемъ, а также крупнъйшимъ авторитетомъ по спектральному анализу Гэггинсомъ, предсъдателемъ Королевскаго Общества въ Лондонъ, а позже Деландромъ (Deslandres) и Индриксономъ (ассистентомъ при Физическомъ Институтъ С.Петербургскаго Университета). (Physik. Zeitschrift. 1904, стр. 214).

"Когда,напримъръ,--говоритъРамзай, - изъ раствора ляписа (азотнокислаго серебра) выдъляется серебро, то можно утверждать, что данное сложное вещество содержитъ въ себъ этотъ металлъ". Рамзай ставитъ вопросъ, можно ли подобное заключение сдълать относительно эманаціи радія, т. е. что газъ "эксрадіо" содержитъ ВЪ ствъ своей составной части гелій, и отвъчаетъ на него отрицательно. —"Въ первомъ случа<sup>3</sup>в, говоритъ онъ, когда серебро растворяется въ азотной кислоть, получается ляпись, во-второмъ-же случаъ подобное явленіе мъста не имъетъ, т. е. попытка получить твердый радій изъ газа "эксрадіо", или "эксрадіо" изъ гелія останется безрезультатною. Правда, можно возразить, что мы не обладаемъ всъмъ тъмъ, что нужно для составленія газа "эксрадіо", или иначе, что, можетъ быть, для полученія "эксрадіо" изъ гелія надо къ послъднему добавить иъчто, чемъ мы не располагаемъ. Дъйствительно, есть одинъ элементъ

"Чтобы получить соединеніе веществъ, составляющихъ газъ "эксрадіо", нужно возмъстить то огромное количество энергіи, которое "эксрадіо" затратилъ для образованія гелія. Кромъ того, нужно также обладать средствами восполнить тъ электроны, которые при этомъ разложеніи разсъялись въ пространствъ".

о которомъ не надо забывать въ

подобномъ разсужденіи. Это - энер-

гія".

"Аналогіи, заимствованныя изъ обыкновенной химіи, ничего не даютъ намъ для уясненія даннаго случая, потому что мы не можемъ управлять самопроизвольными явленіями, обнаруживаемыми радіемъ и продуктами его распада".

"Тъмъ не менъе не слъдуетъ отступать передъ попытками заставить электроны, выдъляемые эманаціей радія, проникать въ другія тъла и соединяться съ ними. Опыты, сдъланные нами въ этомъ направленіи, пока не привели ни къ

какимъ положительнымъ результатамъ. Я не рѣшаюсь утверждать, что мнѣ удастся достигнуть рѣшительнаго успѣха въ этихъ изслѣдованіяхъ, отличающихся вообще чрезвычайной сложностью, однако, уже можно намѣтить тотъ путь, по которому надо слѣдовать, чтобы освѣтить область этихъ загадочныхъ явленій".

Н. Адамовичъ.



Успокойся, моя дорогая,
И не лей ты мучительныхъ слезъ.
Вновь вернется весна золотая
Въ блескъ яркихъ сіяющихъ грезъ.
Минетъ первое дътское горе...
Миръ душевный воротится вновь.
И заблещутъ въ заплаканномъ взоръ
Снова счастье, и жизнь, и любовь!

Ив. Сынковскій.





# Школьный учитель.

(Типы и нравы Сахалина).

## Л. Уварова.

I.

Когда тюремное начальство убъдилось, наконецъ, въ неспособности ссыльно-каторжнаго Михаила Зуева къ занятію писарской должности въ корсаковскомъ окружномъ полицейскомъ управленіи, то его назначили... школьнымъ учителемъ въ селеніе Соловьевку.

Да и куда было дъвать иначетакого стараго Ирода?

Руки его теперь постоянно тряслись, словно онътолько что перенесъ тяжкую бользнь. Въчно хмъльная голова его, и безъ того уже не работавшая отъ старости, совершенно отказывалась ему служить. Глаза его, хотя и были вооружены чудовищными по размъру очками, видъли все-же очень плохо. Ноги его на ходу подкашивались и дрожали. И, наконецъ, въ добавленіе ко всему, онъ сталъ тугъ на оба уха.

Прошло то время, когда на Зуевъ держалось все полицейское управленіе, когда онъ буквально ворочалъ всъми его дълами, когда въ немъ заискивала не только всецъло зависъвшая отъ него шпанка \*), но

наука и жизнь, кн. х.

когда нуждалось въ немъ, не могло безъ него обойтись даже и само начальство.

А теперь?...

Теперь Зуевъ только съ горечью думалъ про себя:

-- Что было, то былью поросло!...

— Эхъ, — вспоминалъ онъ свое прошлое,—не житье было—малина!... Какъ я нилъ, какъ я ълъ!... А мархилевки \*)-то, мархилевки сколько бывало у меня завсегда!... хошь купайся въ ей!... Пей—не хочу!...

Съ сожалъніемъ оставляль онъ мъсто писаря; не хотълось ему уходить изъ полицейскаго управленія. Въ его душъ еще жила надежда на то, что его оставятъ, если онъ перестанетъ пить.

— Возьму себя въ руки! — ръшалъ онъ, — недълю ни росинки маковой не нюхну даже! ... Авось, удержусь тогда снова здъсь, и пойдетъ опять у меня все по старому...

Но у него не хватало силъ отказаться отъ водки; онъ уже былъ отравленъ алкоголемъ и, если проснувшись, съ самаго утра не выпивалъ стаканчика, то всего его колотило, какъ въ лихорадкъ.

Воздержусь! — думалъ онъ.

<sup>\*)</sup> Шпана, шпанка— презрительное названіе каторги—отбросы челов'ячества.

<sup>\*)</sup> Мархиль, или мархилевка-спиртъ.

А рука его въ то-же самое время машинально тянулась къ завътной бутылкъ изъ темнаго стекла, и губы жадно глотали живительную влагу...

 Это послъдній разъ! — торжественно давалъ онъ себъ клятву.

Но проходило нъсколько минутъ, онъ снова прикладывался къ той-же самой бутылкъ, и уже сердясь на свою слабохарактерность, повторялъ съ еще большимъ чувствомъ:

— Баста!... Теперь ужъ совстмъ въ послыдній разъ!...

И чъмъ больше старался онъ "воздержаться", тъмъ сильнъе его тянуло къ водкъ.

Передъ самымъ отходомъ на

службу онъ опять выпивалъ.

— Самую чуть-чуточку!—мысленно обманывалъ онъ самъ себя, стараясь въ то-же время глотнуть какъможно больше.

И въ результатъ — приходилъ на занятія снова пьяненькимъ.

Начальство уже извърилось въ его объщанія и махнуло на него рукой.

 — Алкоголикъ! — ръшили чиновники, — надо отъ него отдълаться...

Будь на мъстъ Зуева кто нибудь другой, то, конечно, съ этимъ "другимъ" здъсь бы не стали стъсняться, но Зуева, во вниманіе къ его прежнимъ заслугамъ, щадили.

Долго терпъли его въ полиціи, не желая выгонять его вонъ, какъ собаку, и не зная въ то-же время, куда его дъвать.

Наконецъ, одному изъ корсаковскихъ администраторовъ пришла въ голову блестящая мысль; онъ торжественно обнародовалъ свой проектъ въ кругу сослуживцевъ и, при общемъ одобрении, мысль его была съ благодарностью принята.

- Parol d'honeur, вамъ бы быть дипломатомъ!—восторженно воскликнулъ славившійся своей образованностью начальникъ тюрьмы (изъфельдшеровъ).
- Лопни мои глаза, вы избавили мою канцелярію отъ страшнаго ига, которое отзывалось на полиціи еще тяжелъе, чъмъ на Россіи, въ свое

время, иго татарское!—съ чувствомъ произнесъ, кръпко пожимая въ знакъ благодарности руку новоиспеченнаго дипломата, извъстный ораторъ Мокрохвостовъ, образованный не менъе начальника тюрьмы.

- Не выпить-ли намъ, господа, по этой причинъ? подалъ голосъ старый сахалинскій служащій, не имъющій чина, но обладающій необыкновеннымъ красно-фіолетовымъ носомъ, смотритель поселеній Трезвинскій.
- О, безусловно, безусловно!... Причина вполнъ уважительная! радостно воскликнулъ хлъбосольный хозяинъ и, захлопавъ въ ладоши, чтобы вызвать свою дражайшую половину, далъ ей инструкцію къ скоръйшему приготовленію "мокренькаго".

Черезъ нѣсколько минутъ вся компанія бонвивановъ, ораторовъ и дипломатовъ сидѣла за столомъ, съ аппетитомъ выпивая и чавкая. Языки у всѣхъ развязались, и не было конца ихъ умнымъ рѣчамъ.

Такимъ образомъ ръшилась судьба ссыльно-каторжнаго Михаила Зуева.

Узнавъ на слъдующій день о своемъ новомъ назначеніи, пьяный старикъ глубоко огорчился; онъ увидълъ въ этомъ несправедливое отношеніе къ себъ начальства и, кръпко сжавъ невърную руку въ кулакъ, невъдомо кому погрозилъ.

— Хорошо-же, покажу я вамъ!— пробормоталъ онъ себъ подъ носъ,— добро-бы, если-бы я что нибудь укралъ, или выкинулъ-бы еще тамъ какую нибудь пакость, ну, тогда и назначай ужъ въ школу... А то вдругъ ни съ того, ни съ сего, на тебъ!... Спасибо, молъ, тебъ, дуракъ старый, за службу за твою, ты намъ больше не надобенъ, иди-ка, дескать, вмъстъ съ остальными мошенниками въ учителя, въ школьные... Вотъ тебъ, бабушка, и Юрьевъ день.

Онъ былъ оскорбленъ, обиженъ, а писаря вокругъ него хохотали.

Не утъшился пьяный старикъ даже и тогда, когда всесильный чи-

новникъ Мокрохвостовъ призвалъ его къ себъ и сказалъ торжественнымъ тономъ теплое слово, въ которомъ слышалось искреннее чувство стараго сахалинскаго служаки.

Ораторъ сказалъ слъдующее:

— Спасибо тебъ, Зуевъ, за твою долгольтнюю службу въ полиціи!... Ты принесъ много пользы своей неустанной работой всъмъ намъ... скажу даже больше: ревностно исполняя свои обязанности, ты дълалъ святое дъло-ты помогалъ... ты облегчалъ участь многихъ изъ "отверженныхъ міра сего"!... Еще разъ великое спасибо тебъ за самоотверженную энергію, съ которой ты работалъ долгіе годы ради блага и пользы бывшихъ людей!... Жаль, душевно жаль, что твоя неодолимая страсть къ вину вынуждаетъ насъ категорически сказать тебъ "прости"! Если бы не твой порокъ, то (клянусь тебъ честью Мокрохвостовыхъ) я бы никогда не разстался съ тобой!... Но, впрочемъ, довольно объ этомъ!... Къ чему мы будемъ говорить въ минуты горестной разлуки о такихъ вещахъ!... Такъ какъ ты признанъ, благодаря твоей слабости къ вину. неспособнымъ къ занятію писарской должности, то отнынъ тебя назнаначальство на должность школьнаго учителя въ селеніи Соловьевкъ. Я убъжденъ, что ты оправдаешь оказанное тебъ довъріе и что твоя энергія... твоя плодотворная дъятельность не замедлитъ сказаться въ скоромъ времени на новомъ для тебя педагогическомъ поприщъ въ успъхъ твоихъ учениковъ. Я увъренъ, Зуевъ, что ты сумъещь строго держать дътей и въ то-же время вызовешь къ себъ горячую любовь ихъ сердечекъ.

Въ этомъ твоя задача!... Это твоя святая обязанность!... Не плошай, Зуевъ, это вмъстъ съ тъмъ и твоя побъда!... Нъкогда Наполеонъ, воодушевляя передъ сраженіемъ свои войска, сказалъ, обращаясь къ солдатамъ...

Тутъ, припоминая слова Наполе-

она, Мокрохвостовъ на секунду запнулся, а Зуевъ, пользуясь удобнымъ моментомъ, громко икнулъ.

— Пять въковъ смотрять на васъ съ высоты этихъ пирамидъ! — провозгласилъ въ это время ораторъ, входя въ ражъ и сопровождая свою ръчь красивымъ жестомъ.

— "Пять въковъ смотрятъ на васъ съ высоты этихъ пирамидъ", сказалъ Наполеонъ,—повторилъ Мокрохвостовъ, подымая руку кверху.

— Эфто, который Наполеонъ... Бунапартъ!...—проговорилъ и Зуевъ, снова громко икая.

Но Мокрохвостовъ, не слушая его,

продолжалъ дальше:

— Такъ сказалъ Наполеонъ, ведя своихъ солдатъ въ бой... а я скажу тебъ еще больше... еще лучше!...

Тутъ глаза Мокрохвостова загорълись вдохновеннымъ огнемъ, и плавнымъ движеніемъ руки описавъ передъ собой дугу, онъ торжественно закончилъ такъ:

— Весь міръ смотритъ на сахалинскаго школьнаго учителя!... И такъ, старикъ, ты долженъ побъдить!...

Мокрохвостовъ хотълъеще прибавить: "вивъ ля Франсъ", но упустилъ для этого удобный моментъ, а послъ длинной паузы сдълать это находилъ уже неудобнымъ.

II.

Съ этихъ поръ прошло уже больше года.

Зуевъ вскоръ забылъ свое прежнее горе и примирился съ положеніемъ школьнаго учителя; сначала еще оно, правда, ему и не нравилось, но постепенно онъ вошелъ въ курсъ дъла и, наконецъ, убъдился въ томъ, что новая его должность не лишена своихъ выгодъ и прелести.

Всъхъ своихъ учениковъ онъ обложилъ безпощадной контрибуціей; такъ или иначе изо-всъхъ нихъ онъ умълъ извлекать себъ пользу: тъ, которые хотъли избавиться отъ его

пинковъ, зуботычинъ, тасканья за уши и вихры, а также отъ розогъ и ударовъ классной линейкой — несли ему дань въ видъ разбавленной мархилевки, яицъ, сметаны, масла и даже мъдныхъ грошей; тъ-же изъ дътей, которыя не могли закупить его строгости, доставляли ему удовольствіе косвеннымъ образомъ, давая возможность проявлять надъ собой учительскую (въ своемъ родъ начальническую!) власть.

- Зуевъ часто вспоминалъ теперь многознаменательныя слова Мокрохвостова, наивно полагая, что въ настоящемъ его положеніи именно и заключается его побъда.
- А и впрямь правду напророчилъ мнъ, курицынъ сынъ!—блаженно улыбаясь, думалъ онъ каждый разъ, когда принималъ отъ своихъ питомцевъ взятки.
- Вотъ и побъдилъ старикъ Зуевъ! — радовался онъ въ душъ.

Неизвъстно, любили или нътъ его ученики и ученицы, но о томъ, что онъ держалъ ихъ строго, и что они всъ боялись его, свидътельствовалъ общій видъ класса во время занятій и гробовая тишина, стоявшая въ немъ въ эти часы.

— А ну-тка, Катька, трижды два много-ль будетъ?—Задавалъ онъ вопросъ самой нелюбимой изъ своихъ ученицъ въ минуту гнъва.

Худенькая бълокурая дъвочка лътъ десяти вставала при этомъ со своего мъста и, устремляя на него просящій о пощадъ взглядъ своихъ добрыхъ синеватыхъ глазъ, отвъчала ему дрожащимъ голоскомъ:

- Шесть, Михайла Иванычъ!...
- Тэкъ-съ! бормоталъ, обыкновенно пьяный, учитель, теперь, мать моя, ты объясни мнъ, почему шесть, а не семь!...

Но дъвочка не могла объяснить ему этого, такъ какъ не только никто изъ учениковъ, но и самъ Михайла Иванычъ не зналъ такой премудрости.

Она безпомощно стояла передънимъ и молчала, а онъ уже протяги-

валъ руку къ линейкъ и говорилъ ей строгимъ внушительнымъ голосомъ:

— Не плошай, Катька!... Пять въковъ смотрятъ на тебя съ высоты этихъ пирамидъ!... А нътъ, такъ искалъчу, каналья!...

Но и это не помогало, дъвочка не могла дать ему объясненія и растерянно повторяла только по прежнему.

- Шесть, Михайло Иванычь, а не семь!... Потому что... такъ выходитъ шесть, если по пальцамъ, Михайла Иванычъ...
- Вотъ, вотъ!... По пальцамъ!... Такъ я-жъ тебѣ и покажу по пальцамъ!...

И вслѣдъ за этимъ онъ больно билъ ее по рукамъ линейкой.

Сорвавъ на ней первую злобу, онъ принимался за другихъ своихъ учениковъ, отъ которыхъ тоже не получалъ никогда никакихъ подарковъ и которыхъ называлъ поэтому козлами.

Катьку онъ называлъ тоже козломъ, потому что и отъ нея, "какъ отъ козла, ни шерсти, ни молока" ему не было.

Ёя онъ не любилъ больше всѣхъ, главнымъ образомъ потому, что ему постоянно казалось, что она и можетъ принести ему что нибудь въ подарокъ, но не хочетъ, просто изъ упрямства.

Эта мысль сильно сердила его, но онъ все-же сомнъвался въ своемъ заключении и потому не особенно тиранилъ дъвочку.

Самое страшное наказаніе его для учениковъ заключалось въ оставленіи послѣ уроковъ въ школѣ.

Этому наказанію подвергались пока очень немногіе и рѣдко, но испытавшіе его съ ужасомъ вспоминали о немъ.

Здъсь старый каторжникъ мучилъ дътей долго и жестоко, вымъщая на нихъ всъ свои жизненныя неудачи и злобу.

До сихъ поръ судьба хранила Катюшку отъ этого наказанія, но од-

нажды на бъдную дъвочку обрушилось великое горе...

А русская пословица говорить: "пришла бъда—отворяй ворота"!

И справедливость этой пословицы лишній разъ подтвердилась на бъдной Катюшкъ.

#### III.

Былъ съренькій дождливый денекъ. Далеко вокругъ все небо заволокло тучами. Свинцовый туманъ окуталъ землю. Съ крышъ текло; на дорогъ стояли лужи. А небо все плакало и плакало и, казалось, не будетъ конца его слезамъ.

Холодный порывистый вътеръ проносился надъ селеніемъ, дергая ставни избушекъ и обдавая стекла оконъ цълыми потоками дождя.

Уныло шумъли верхушками полуобнаженныя деревья тайги. Вдали глухо рокотало море. Въ печныхъ трубахъ избушекъ раздавались тоскливыя и злыя пъсни Въдьмы— Осени...

Михайло Иванычъ Зуевъ сегодня былъ особенно не въ духв. На него видимо вліяла дурная погода, и все его сердило и раздражало. Когда же въ классъ вошла Катюшка, то онъ даже измънился въ лицъ: дъвочка была въ нарядномъ голубомъ платьицъ съ кружевами, въ новенькихъ чулочкахъ и туфелькахъ.

Первымъ дѣломъ онъ взглянулъ ей въ руки, но въ нихъ ничего не было, и страшная злоба охватила учителя.

- Ну, хорошо же!.. Будетъ тебъ сегодня!—прошипълъ онъ себъ подъ носъ.
- Знать не хочеть принести мнъ подарка, ръшилъ онъ, выряжаться можетъ, а благодарности за науку учителю нътъ!.. Ладно же, проучу я тебя, падаль несчастная!..

И весь урожъ придирался онъ къ ней.

Подъ конецъ занятій онъ больно ударилъ ее линейкой по рукамъ, а когда дъвочка заплакала, то онъ внъ себя отъ бъшенства затопалъ на нее ногами и закричалъ:

— А!.. Ты еще ревъть?.. Что-же это такое? До тебя и дотронуться нельзя?.. А?.. Ну, хорошо-же!.. Въ уголъ, гадина!.. На колъни!..

Онъ такъ толкнулъ ее въ спину, что дъвочка упала, а потомъ обратился ко всъмъ остальнымъ своимъ питомцамъ и сказалъ имъ:

— Можете идти по домамъ всѣ, кромѣ нея!..

Вслъдъ за этимъ онъ вышелъ изъ класса въ сосъднюю комнату, служившую ему квартирой, и жадно приложился къ своей завътной бутылкъ.

Школьники зашумъли и заговорили, собирая свои тетрадки и книжки.

 Бѣдная Катюшка!—пожалѣлъ ктотоизъдътей наказанную дъвочку.

 Катюшка бѣдная?.. Ха!..—воскликнулъ въ отвѣтъ на это краснощекій рыжій мальчуганъ.

— А вы не знаете ничего про нее?.. То-то и оно... Ну, такъ я вамъ разскажу сейчасъ все на улицѣ!.. Катька дрянь, нечего ея жалъть... Такъ ей и надо!..

И, проходя мимо нея, онъ брезгливо плюнулъ въ ее сторону, и протянулъ:

-- У-у-у! поганка!.. гадина эдакая!.. Я все про тебя знааю!..

Катька ничего ему не отвътила. Краска стыда залила ея лицо; она обхватила голову объими руками и, припавъ локтями къ стънъ, снова горько заплакала.

Вскоръ всъ изъ класса вышли, и она осталась въ немъ одна.

На дворъ по прежнему шелъ дождь; по прежнему завывалъ въ трубъ и колотилъ въ ставни вътеръ...

Прошло нъсколько минутъ, а Катька стояла все въ томъ-же самомъ положеніи, не двигаясь; она уже больше не плакала и вся словно одеревънъла.

Время для нея тянулось томительно долго. Она ожидала чего-то

ужаснаго, и дътское ея сердечко сжималось и замирало отъ страха.

Ей вспоминались разсказы о чудовищныхъ звърствахъ Зуева, и по тълу ея пробъгала дрожь.

— Господи, Господи! — думала она, — что-же я за несчастная: и дома бьють, и здъсь бьють!.. Всъ меня бьють, кто хочеть!.. и онъ тоже бьеть...

Она съ содроганіемъ вспомнила объ "этомъ противномъ, мерзкомъ" Микитъ Степанычъ, который вчера далъ двадцать пять рублей ея отцу и за это взялъ ее къ себъ...

— Боже мой, какъ онъ меня билъ за то, что я—дура, что я ничего, ничего не понимаю!.. Но въдь онъ мнъ ничего не говорилъ, что-же я могла понять?—недоумъвала до сихъ поръ Катюшка.

— А потомъ онъ вдругъ...

Ей неожиданно вспомнилось, то что произошло потомъ. Но до сихъ поръ ей было только противно и стыдно вспоминать объ этомъ, теперь же, послъ презрънія, выказаннаго ей рыжимъ мальчишкой, ей какъ-то внезапно, сразу сталъ понятенъ и ясенъ весь ужасъ ея положенія. Ей пришла на память знаменитая Сонька "Монашки" \*) и она невольно сравнила себя съ нею.

Умъ ея лихорадочно сталъ работать; въ дътскую головку вихремъ ворвались не дътскія, грязныя мысли.

И вдругъ, она не выдержала... Всею тяжестью упала бъдняжка на полъ, схватилась объими рученками за волосы и дико, безумно вытаращивъ глаза, истерически захохотала и заплакала одновременно.

Невърной походкой, съ бутылкой въ рукахъ въ классную комнату вбъжалъ Зуевъ. Ничего подобнаго не видавшій во всю свою жизнь, онъ изумленно глядълъ на нее и разводилъ въ недоумъніи руками.

А Катька все еще хохотала и плакала.

Не смотря на весь свой хмъль, Зуевъ все же понялъ, что съ дъвочкой происходитъ что-то необыкновенное, и потому шатаясь подошелъ къ ней и, приподнявъ ее съпола, посадилъ ее въ уголъ, прислонивъ спиной къ стънъ.

Катька перестала плакать и молча смотрѣла ему въ глаза, видимо, не понимая, что съ нею дѣлается; Зуевъ же наклонился къ ней съ вопросомъ въ лицѣ и ждалъ отъ нея объясненія.

Но то, что произошло вслѣдъ за этимъ, уже совершенно поразило его своей неожиданностью.

Катька горячо припала къ егорукъ и, обливая ее слезами, судорожно стала ее цъловать.

— Да что съ тобой, Катюшка?— изумленно спросилъ ее взволнованнымъ голосомъ Зуевъ.

— Дяденька!.. милый дяденька!.. убей ты меня!—стономъ вырвалось у нея.

Ему стало страшно жаль ея. Никогда никого въ жизни не жалълъ онъ такъ, какъ сейчасъ жалълъ эту дъвочку. Онъ понялъ, почувствовалъ своихъ черствымъ сердцемъ, что на душъ у этого слабаго, маленькаго созданьица таится великое горе, и всъми силами своими захотълъ теперь придти ей на помощь.

— Да что съ тобой, Катюшка?.. сказывай мив правду!—гладя ее по головв, прошепталъ онъ ей снова, прижимая ея щеку къ своей груди.

Катька долго еще рыдала, но, на-конецъ, успокоилась и заговорила.

— Тятькъ и мамкъ нечего было ъсть... такъ начала она свой разсказъ едва слышнымъ, прерывающимся отъ всхлипываній голосомъ.

На дворъ шелъ дождь... Стуча ставнями и завывая въ печной трубъ, вътеръ по временамъ заглушалъ ея слова.

Но Зуевъ узналъ отъ нея всю ея правду и, когда она замолчала, тя-

<sup>\*) &</sup>quot;Монашка" — знаменитая сахалинская прелестница. Сонька ея десятилътняя дочь, слъдующая примъру родительницы.

желая горячая слеза упала изъ его глазъ на ея русую головку, и еще кръпче онъ прижалъ ее къ своей груди.

Всъми силами души ему хотълось теперь утъшить ее, сдълать ей что нибудь хорошее... доброе, но онъ

не зналъ, что сдълать.

И вдругъ блестящая мысль пришла ему въ голову—онъ ръшилъ отдать ей то, что было для него дороже жизни. Дрожащей рукой онъ приложилъ къ ея губамъ горлышко бутылки съ остатками маржилевки и сказалъ:

### — Пей, Катюшка!

Дъвочка машинально повиновалась, но, сдълавъ два большихъ глотка, вдругъ поперхнулась, и широко вытаращивъ глаза, судорожно закашлялась.

— Ничего, ничего, пей, Катюшка!— уговаривалъ ее Зуевъ,—опосля хорошо будетъ, какъ хмѣль въ голову вдаритъ!..

Но Катюшка наотръзъ отказа-

лась.

Во рту у нея было горько; изъ подъ языка била слюна, а въ горлъ такъ и жгло все.

Она вспомнила теперь, что эту самую мархилевку постоянно пьетъ ея "тятька", и невольно удивилась ему и его вкусу.

- Фу, гадость какая!—подумала она,—и къ чему пьетъ онъ такую горечь?.. И морщится, да пьетъ!.. Вотъ, поди-жъ ты!.. И всъ, въдь, вотъ такъ!..
- Хлѣбца бы съ солью!—какъ-то странно протянула она, уже заплетающимся языкомъ:
- Тятька мой завсегда хлѣбомъ закусываетъ!..
- Да ты бизо-всякой закуски привыкай. Катька, потому какъ тогда мархиль шибче заговорить, а чъмъ кръпче захмълъешь, тъмъ слаще будетъ тебъ, дурашка! убъждалъ ее Зуевъ.—Вотъ, глядикось на меня, какъ я пью!

Онъ приложился къ бутылкъ и, съ жадностью проглотивъ однимъ духомъ все, что въ ней было, прибавилъ.

— Вотъ какъ пить надоть!.. Это

вотъ по нашинскому!..

Но Катюшка уже не слышала его. Ее охватило какое-то новое до сихъ поръ невнакомое ей чувство. Голова ея кружилась, глаза видъли все въ такомъ видъ, какъ будто она одъла себъ на носъ очки дяди Сильвестрова—старосты Соловьевки,—все двоилось, троилось и какъто расплывалось и смъшивалось между собою.

Вотъ красный носъ Михайла Иваныча превратился въ два носа и нѣжно обхватилъ бутылку темнаго стекла, вотъ Михайло Иванычъ прислонился спиной къ партѣ и утонулъ въ ней, словно въ пуховой подушкѣ.. вотъ, онъ весь исчезъ, остались отъ него только однѣ громадныя ноги...

И вдругъ Катюшкъ показалось, что вся комната точно дернулась куда-то внезапно, и потомъ быстро, но безшумно и плавно понеслась

куда-то въ пространство.

— Куда это?.. Куда мы?—прого-

ворила она.

Но въ это время полъ круто сталъ заворачивать вверхъ, потолокъ загородило стъною,—и пошла потъха!

 Точно на каруселяхъ!—подумала Катюшка.

На мгновеніе ей стало все необыкновенно смѣшно, но потомъ вдругъ сдѣлалось нехорошо. Въглазахъ ея потемнѣло, къ горлу чтото подступило и, наконецъ, ей стало все кругомъ безразлично, все равно...

Она покачнулась и, упавъ на полъ, заснула, какъ мертвая.

#### IV.

Съмя упало на плодородную почву...

Испытавъ одинъ разъ чувство опьяненія, Катюшка захотъла его возобновить и при первомъ же удобномъ случав "стянула" изъ чулана тятькину бутылку.

И хотя ее били, но она не чувствовала боли и опять "каталась на карусели".

Такъ прошло нъсколько мъсяцевъ, въ теченіе которыхъ Катюшка не переставала пить.

Отецъ ея, собственно говоря, ничего и не имълъ противъ этого, но его сердило постоянно то, что она жеретъ его мархилевку; когда-же дъвочка приходила въ пьяномъ видъ домой отъ кого нибудь изъ гостей, то онъ только смъялся; если-же это случалось съ нею послъ побывки у Микиты Степаныча, то онъ даже хвалилъ ее, потому что Микита Степанычъ продолжалъ благосклонно относиться къ нему.

Большинство сахалинскихъ внъбрачныхъ семей, происшедшихъ отъ свободнаго сожительства ради домообзаводства, не имъя къ своему существованію нравственныхъ устоевъ, представляютъ изъ себя, за очень ръдкими исключеніями, нъчто ужасное, разлагающееся, тлетворное... Всъ члены подобныхъ семей —эгоисты, доходящіе до глубокаго цинизма въ стремленіи къличнымъ выгодамъ и удобствамъ.

Одной изъ такихъ семей была и та, къ которой принадлежала Катюшка. Ея отецъ и мать смотръли на ребенка исключительно какъ на средство къ наживъ; до здоровьяже ея, до воспитанія и до всего остального имъ какъ будто и дъла не было. Въ школу Катюшка ходила только потому, что "такой приказъ вышелъ отъ начальствія", переданный ея родителямъ старостой Соловьевки для безотговорочнаго исполненія.

Послѣ нѣсколькихъ мѣсяцевъ полупьяной жизни, съ непрестанными ласками Микиты Степаныча, организмъ бѣдной дѣвочки, наконецъ, совершенно расшатался, и она стала быстро худѣть и чахнуть, но никто на это не обращалъ никакого вниманія.

Нъсколько разъ съ Катюшкой происходили обмороки, но насчетъ

болѣзни ея съ докторомъ не совѣтывались—"не съ руки было въ портъ ѣхать, а до него девять верстъ—пѣшкомъ не дойдешь, надо лошадь запрягать"!

Подумали родные Кятюшки, да и махнули рукой:

— A ну ее къ шуту, сама по себъ выздоровъетъ!—ръшили они.

Когда съ Катюшкой случался опять припадокъ, то ее или окачивали, по совъту мъстнаго коновала, водой, или-же просто оставляли въпокоъ—давали отлежаться.

Между тъмъ время шло. Кончилась осень, наступила и прошла многоснъжная зима и, наконецъ, на землю слетъла волшебная красавица весна.

Съ горъ побъжали въ долины ручьи холодной воды отъ тающихъ снъговъ.

Въ золотистыхъ лучахъ весенняго солнца, сверкая игривыми волнами, глухо, словно въ любовной истомъ, рокотало холодное море, цълуя каменистые берега.

Съ плескомъ и съ шумомъ неслись къ берегу, обгоняя другъ друга, косматые бълые барашки и, разбиваясь о грудь земли, разсыпались въ прахъ и отпрядывали назадъ, оставляя на мелкой галькъ прибрежной полосы морскія раковины, водоросли, пъну и кусочки молочнаго янтаря.

Тайга зеленъла.

Мощно подняла кверху и широко раскинула въ стороны свои вътви корявая старуха ель, стройная пихта, словно въ молитвенномъ экстазъ, устремилась къ небесамъ въ своемъ бархатисто - изумрудномъ одъяніи; бълая и желтая березы, покрытыя едва распустившимися желтовато - зелеными листиками и почками, выглядывая кой-гдф изъ за филиграннаго шатра темно-зеленой хвои, будто улыбались горячему солнцу, далекимъ голубымъ небесамъ и бъгущимъ по нимъ розовато-бълымъ легкимъ барашкамъ облаковъ.

Въ воздухъ пахло морской водой, смолистой хвоей, землей и чъмъ-то еще пряннымъ...

Птичье царство завело въ тайгъ свои пъсни.

Несмолкаемо кричала гдѣ-то въ въчащѣ кукушка; чирикалъ на вѣткѣ, весь напыжившись, воробей; малиновка выводила свои серебристыя мелодичныя нотки; пѣлъ снигирь; слышался гдѣ-то хохотъ гагары, а съ далекаго озера доносился пронзительный крикъ бѣлыхъ лебедей...

Тепло въ воздухѣ, тихо; только изрѣдка шевелилъверхушкамитайги, лаская ее, легкій вѣтерокъ: налетитъ на нее, поцѣлуетъ и снова улетитъ куда-то далеко, далеко...

Словно праздникъ въ природѣ! Даже всегда угрюмое К—вское клад-бище "у маяка", и то какъ-то преобразилось все... Ярко зеленымъ ковромъ покрыла весна безвѣстныя могилы; горячее солнце вызолотило старые покосившіеся деревянные кресты, и даже плакучія ивы, надъ холмами могилъ, въ своей молодой листвѣ казались скорѣй улыбавшимися, чѣмъ плачущими...

Тихо на кладбищъ...

Не доносится сюда шумъ изъ раскинувшагося внизу К—овска; не слышно здъсь ни возгласовъ, ни пъсенъ праздничной толпы, копошащейся внизу: только мърные удары стараго колокола съ колокольни—навъса Анивской церкви нарушаютъ мистическую тишину могилъ, да глухой рокотъ безпредъльнаго моря доноситъ сюда свою пъсню безъ словъ...

И слышатся здѣсь въ этой пѣснѣ, среди общаго ликованія природы, и плачъ, и стоны наболѣвшей души, и муки невысказаннаго горя, и скорбь объ умершихъ, и жалобы на разбитое счастье, на погибшія надежды...

А звуки замирающаго колокола, словно желая примирить чью-то изстрадавшуюся душу съ небесами, говорять о въчномъ покоъ могилъ, о блаженствъ, о Богъ, и просятъ и

требуютъ они, чтобъ больная душа успокоилась, напоминая ей, что здѣсь предѣлъ человѣческимъ мукамъ, что здѣсь храмъ "вѣчнаго успокоенія", что здѣсь всему, всему конецъ...

Тихо на кладбищъ, никого не слышно кругомъ, словно всъ забыли о дорогихъ могилахъ, только на одной изъ нихъ видна чья-то согбенная фигура.

Какой-то старикъ поникъ головой къ кресту свъжей насыпи, обнялъ ее руками и застылъ такъ безъ движенія; только плечи его судорожно вздрагиваютъ...

На свъжемъ дерят, кой-гдт иоросшемъ пучками молодой изумрудной травки, лежитъ его арестантская шапка; ръдкіе, длинные съдые волосы на его головъ развъялъ вътеръ и набросалъ ему на спину сухихъ прошлогоднихъ листьевъ.

Неутъшно плачетъ старикъ, видно дорогъ былъ ему человъкъ, похороненный въ этой могилкъ.

— Господи!.. Господи, упокой ея душу! — шепчутъ губы старика.

И горячія крупныя слезы ползутъ изъ его глазъ по изборожденному морщинами лицу...

Онъ принесъ на могилку грубый вънокъ изъ полотняныхъ цвътовъ и въ вънкъ этомъ виднъется лента...

 Катъ отъ учителя!—гласитъ на ней надпись.

Неутъшно плачетъ старикъ надъ могилой, а внизу на пригоркъ у кладбища съ нетерпъніемъ давно ожидаетъ его дътвора.

- Что-й-то запропастился Михайло Иванычъ?—съ безпокойствомъ спрашиваютъ другъ у друга ребя-
  - Не случилось-ли съ нимъ чего?..
- Пойдти, посмотръть, что-ли? вызывается кто-то.
- Нътъ, не надо-ть, нельзя, дяденька просилъ никого не ходить туда, покеда онъ молится!—останавливаютъ его голоса.

И снова между ребятишками воцаряется молчаніе.

— А диво, да и только, какъ онъ

со смерти Катюшки смѣнился къ намъ! — подаетъ снова кто-то голосъ.

— И пить, въдь, совсъмъ бросилъ! —прибавляютъ другіе. —Да, ребятки, прямо можно сказать, лучше отца къ намъ онъ сталъ!..

Ребятишки снова замолчали въ ожиданіи "дяденьки" Михайла Иваныча.

А тамъ, на верху, старикъ уже поднялся надъ могилкою и въшалъ свой убогій вънокъ на деревянный крестъ.

На глазахъ его еще не просохли слезы, а въ лицъ уже свътилась добрая грустная улыбка.

Голубое небо смотръло сквозъвътви ивъ на могилы, и золотисто бълое облачко далеко, далеко вверху неподвижно застыло надъ кладбищемъ, словно любуясь ръдкой картиной гръшной земли...

Л. С. Уваровъ.



## Въ изгнаніи.

Дождь барабанитъ уныло по крышѣ, Въ комнатѣ тихо: завозятся мыши, Рѣзко за печкой сверчокъ запищитъ, Тускло свѣча догорая трещитъ; Комната убрана бѣдно, тѣсна... Ночь непроглядна сурова, темна!

Мысли тѣснятся одна за другою,—
Прошлое встало опять предо мною:
Все, что разбито безжалостнымъ рокомъ,
Смыто могучимъ и сильнымъ потокомъ,
Все, что сулила мнѣ жизни весна...
Ночь непроглядна, сурова, темна!

Вижу я лица друзей оживленныя, Рощи родныя, росой окропленныя; Пъсня знакомая—близко такъ слышится, Вотъ оно—волнами поле колышется... Прочь эти думы! Мнъ страшно! Безъ сна—Ночь непроглядна, сурова, темна!

3. Ю. Балина.





## Происхождение современной Россіи.





### Иванъ Грозный.

Историческій очеркъ К. ВАЛИШЕВСКАГО.

(Продолженіе).

#### Часть III.

 Опричнина. — Фикція и дъйствительность. — Терроръ. — Царь Симеонъ. — Историческій процессъ опричнины.

Какъ живо и картинно писалъ Толстой въ своемъ знаменитомъ романъ "Князь Серебряный": "Свъжій человъкъ, явившійся посль нъ сколькихъ лътъ отсутствія въ Москву, невольно поражался тъмъ, что онъ видълъ: шайка отъявленныхъ разбойниковъ безчинствовала, грабила и жгла села, -- насиловала женщинъ, ръзала и убивала жителей, и этихъ людей никто не смълъ назвать злодъями. Это были върные слуги царя, а ихъ безчинства и разбой-проявление новаго режима. Въ новой резиденціи государя пиры и пытки происходять бокь объ бокъ; вино и кровь льются на тъ же царскіе ковры, и пьяная орава, переодътая монахами, послъ безчинствъ и позора поетъ священные псалмы царемъ, переодътымъ вивств съ настоятелемъ. Царскій дворецъ-это разбойничій вертепъ, царскій пиръ и царская забава — это жестокая расправа, стоны и вопли невинныхъ жертвъ". Такую картину рисуетъ намъ Толстой, и это отнюдь не плодъ фантазіи романиста; авторъ руководствовался историческими произведеніями отечественныхъ исторіографовъ, заимствовавъ у нихъ какъсамую картину, такъ и образы, и краски. Сообразно тому, что говорятъ Карамзинъ, Соловьевъ и Костомаровъ, а изъ болъе современныхъ-Ключевскій и Михайловскій, опричнина представляла собою безпричинную сплошную кровавую оргію ради забавы государя, упивавшагося кровавыми зрълищами, пресыщеннаго яствами и винами и всякими другими наслажденіями, не знающаго ни раскаянія, ни сожальнія, ни стыда, ни страха, окружившаго себя шайкой отъявленныхъ разбойниковъ съ метлой при съдлъ и собачьей головой въ видъ знака отличія, объъзжавшихъ селы и города; грабя и убивая, купаясь по локти въ крови и сгибаясь подъ тяжестью награбленнаго добра, возвращались они къ царю, одъвали монашескую рясу и довершали свое безпутство издъвательствомъ и глумленіемъ вмъстъ съ государемъ.

Другіе историки иначе взглянули на опричнину; освътили эту кровавую эпоху съ другой стороны: они задались цълью выяснить всъ эти мрачные факты, остававшіеся объяснимыми, доискаться ихъ истинныхъ причинъ. И вотъ подъ маской вившняго безумія и маніи кровопролитія они увидъли обширные замыслы великихъ соціальныхъ, политическихъ и экономическихъ формъ, которыя царь не могъ бы осуществить иначе, какъ тѣмъ ужаснымъ путемъ, который онъ избралъ. И, хотя многое и сейчасъ еще остается неяснымъ, все можно сказать съ увъренностью, что историки старой школы заблуждались и не такъ понимали опричнину, какъ ее слъдовало понимать: они принимали видимость за дъйствительность, подробности и единичные факты за суть, часть за цълое!

Останавливаясь исключительно на кровавыхъ сценахъ, они умышленно или случайно упускали изъ вида все остальное, игнорируя и цъли, и замыслы царя, къ которымъ онъ даже въ эту кровавую эпоху своего мнимаго безумія шелъ неуклонно и настойчиво.

На то дѣло, которое Иванъ задумалъ, ему нужно было много людей и много денегъ, а между тѣмъ люди эти цѣлыми вереницами уходили и бѣжали то въ Польшу, то въ Литву, заботясь болѣе о своихъ личныхъ выгодахъ, чѣмъ объ общихъ интересахъ народа. Также и деньги были не въ государствѣ, а въ рукахъ этихъ самыхъ людей, не подлежавшихъ никакому контролю, когда они сидъли на воеводствахъ или засъдали въ верховномъ совътъ или правили судъ и лихоимствовали, и сколько хотъли, содержали въ своихъ вотчинахъ цълый дворъ, на подобіе государева двора, и царя въ нихъ, подобно государю въ Москвъ.

Что могъ дълать Иванъ одинъ противъ всъхъ этихъ людей, представлявшихъ собою главную силу государствъ, силу исконныхъ прерогативовъ, силу капитала и силу традицій?! Эту силу надо было сломить для того, чтобы построить новое государственное зданіе! Но Москва жила традиціями, и государь, который былъ воленъ въ животъ и смерти надъ каждымъ человъкомъ, не могъ коснуться или въ чемъ-либо измънить освященныхъ въками порядковъ, отъ которыхъ зависило и его личное положеніе. И князья, и бояре считали себя независимыми и полновластными владыками на своихъ земляхъ и видъли въ мъстничествъ послъдній оплотъ и прочную гарантію своихъ наслъдственныхъ правъ и преимуществъ; на Русскую Землю всъ они смотръли, какъ землю, которою они, эти Рюриковичи и Гедиминовичи, нъкогда правили всякій порознь, теперь-же должны были править всъ вмъстъ, считая себя во всемъ равными царю и никогда не забывая, что царь происходить отъ младшей линіи, а многіе изъ нихъ отъ старшей.

Что оставалось Ивану? Ничего болѣе, какъ идти на компромиссъ. Онъ такъ и сдѣлалъ: тѣ люди, которыхъ онъ, какъ Сильвестра и Адашева, по его собственному выраженію, "вытащилъ изъ грязи", преимущественно изъ класса "поповичей", игравшихъ тогда, да и теперь еще играющихъ такую видную роль въ ряду русской интеллигенціи,—не могли тогда вполнѣ замѣнить ему тотъ денежный и нравственный капиталъ, какой представляла собою

эта враждебная ему аристократія, внъ которой не было въ тогдашней Москвъ никакого общества.

Надо было создать новое общество, новыя сословія, словомъ, новое государство, съ новыми порядками и новымъ строемъ, а для этого надо было уничтожить и старые порядки, и старый государственный строй. что было положительно невозможно до тъхъ поръ, пока не перестали существовать Рюриковичи и Гедиминовичи, эти въчные сопротивники государей, эта нъмая угроза его власти, эти непокорные, хотя и покоренные волею судебъ слуги государевы, не желавшіе служить ни ему, ни его государственнымъ планамъ, а только своимъ личнымъ выгодамъ и цълямъ.

И вотъ 3 декабря 1564 г. царь вдругъ покинулъ Москву съ извъстнымъчисломъ бояръ, со всъмъ своимъ дворомъ и слугами, и чвъкоторое время никто въ столицъ не зналъ, куда и съ какой цълью удалился онъ. Сначала въ Москвъ ничего не было слышно о немъ, но ровно черезъ мъсяцъ въ Москву прибылъ царскій гонецъ съ письмомъ къ митрополиту. Въ письмъ въ этомъ царь жаловался на своихъ слугъ, воеводъ и другихъ высшихъ сановниковъ, и объявлялъ всъмъ имъ опалу и немилость, заявлялъ о своемъ ръшеніи покинуть царство и поселиться, гдъ Господь ему укажетъ. Что же это было, отреченіе? Но, наряду съ этимъ, царь выражалъ свою немилость, каралъ своею властью непокорныхъ бояръ и другихъ слугъ своихъ! Одновременно съ этимъ письмомъ царь обращался въ другомъ письмъ къ торговымъ людямъ и ко всему народу московскому, заявляя, на нихъ гнъвъ его не простирается и что противъ нихъ царь никакой вражды не имъетъ.

Все это поведеніе царя казалось непонятнымъ и безпримърнымъ въ исторіи московскаго государства, тъмъ не менъе Москва поняла, что

царь прогнъвался на высшихъ бояръ и духовенство и тъмъ или инымъ путемъ не сегодня — завтра дастъ имъ почувствовать свой гнъвъ и теперь уже задумалъ что нибудь не доброе, а теперь онъ тольковводитъ людей въ обманъ. Конечно, ръшено было поддаться этому обману и какъ бы повърить ему.

Бояре взволновались. Угнетаемый и потому ненавидъвшій ихъ народъсталъ сходиться на улицахъ и площадяхъ, шумъть, умиляться передъ государевой кротостью, въ которую, впрочемъ, никто не върилъ; торговые: люди стали предлагать деньги и стали молить митрополита упроситьгосударя переложить гнввъ на милость и вернуться въ свою столицу. а съ непокорными, прогнъвавшими царя, поступить, какъ ему будеть угодно. И цвлая депутація отправилась въ Слободу Александровскуюбить челомъ царю. Царь смиловался и поддался мольбамъ своихъвърныхъ слугъ, но поставилъ извъстныя условія.

Онъ ръшилъ оставить подъ опалой своихъ супротивниковъ и измънниковъ, казнить н**ъ**которыхъизъ нихъ, а имущество конфисковать въ пользу государственной казны, наконецъ, вернуться въ Москву не раньше, чъмъ создастъ себъ опричнину, т. е. извъстный штатъ изъ особенно близкихъ ему людей,--върныхъ слугъ государевыхъ, безпрекословныхъ исполнителей воли. Этихъ людей царь избиралъ изъ всъхъ сословій и со всъхъ концовъ своего царства; и тъхъ, ктоимъли наслъдственныя вотчины и тъхъ, которые ихъ не имъли, онъ надълялъ землями на равныхъ правахъ и равныхъ условіяхъ, надълялъ только пожизненно, обязуя службой и переселяя всъхъ окрестности Москвы, вырывая ихъсъ корней изъ родной страны и незамътно превращая наслъдственныя земли въ дарованныя вотчины -- вънадълы. Это является у Ивана выдержанной системой. И эти новые: люди, и эти новые надълы получили название опричнины. Въ то же время посольства, отправлявшіяся въ чужія страны, получали строжайшій наказъ говорить всьмъ, что никакой опричнины не существуетъ, а царь просто окружилъ себя людькоторые сумъли стать угодны, и поселилъ ихъ на ближнихъ участкахъ земли. Постепенно районъ этихъ земель расширялся все болве и болве, и въ опричнину отходили земли, гдъ всего кръпче и упорнъе держалось удъльно-вотчинное начало, земли бывшикъ князей Ростовскихъ, Стародубскихъ, Суздальскихъ и Черниговскихъ. Нъкоторые изъ бывшихъ князей сами просились въ опричники, другіе эмигрировали или получали большіе надълы въ другихъ земляхъ. Такимъ образомъ всв владвльцы земли уравнивались, всякая ственность земельная переставала быть наслъдственной и родовой, а становилась дарованной, подъ условіемъ службы и опредъленной земельной подати, которая уплачивалась теперь не крестьяниномъ собственнику земли, — а владъльцемъ земли въ государеву или государственную казну. Вмъсть съ тъмъ уничтожалась и частная милиція, какую имъли право содержать потомки удъльныхъ князей, и благодаря которой эти непокорные вассалы во всякое время могли стать опасными для царя. Взамънъ этихъ милицій каждый обязался личною службою.

Такимъ образомъ московское царство вскоръ раздълилось на двъ категоріи земель и управленія, на опричнину и земщину. Однъ земли, входившія въ область опричнины, имъли новую организацію, другая же, земщина, сохраняла еще прежніе порядки, при чемъ всъ центральныя земли и большая часть земель съверныхъ вошли въ опричнину, равно какъ и Поморье, и Замосковье. Прежніе порядки сохранились въ Перми, Вяткъ и Рязани, отчасти въ Псковъ и нъкоторыхъ мъстностяхъ Новгорода, Смоленскъ и Съверскъ, а на югъ—въ земляхъ, пограничныхъ съ Украйной.

Въ 1572 г. опричнина утратила свое первоначальное название и стала просто дворомъ. Въ **называться** это время она имъла уже совершенно опредъленную организацію, но, какъ это ясно видно изъ дошедшихъ до насъ документовъ, имъя новую государственную организацію, она отнюдь не играла роли политической полиціи, какую ей старались приписать нъкоторые историки. 1570 году мы видимъ, что и земщина, и опричнина въ одинаковыхъ условіяхъ были призваны принять участіе въ лицъ своихъ представителей, бояръ, съ той и съ другой стороны, -- въ обсуждении вопроса о Литовской границъ, при чемъ не видно ни малъйшаго недоброжелательства или враждебности другъ къ другу между представителями стараго и новаго порядка. Тъмъ не менъе эта опричнина сломила силу прежняго боярства и родовитыхъ князей, а люди, взятые изъгрязи, какъ выражался Иванъ, и выведенные имъвълюди, служили, конечно, къ сильной демократической нивеллировкъ высшаго класса.

- "Бояре отца моего и мои научились измънъ, — писалъ Иванъ Васюшкъ Грязному, — и мы ръшили призвать васъ, низкихъ людишекъ, ожидая отъ васъ върной службы и правды". На это Васюшка Грязной отвъчалъ царю: "Ты, какъ Богъ, дълаешь изъ человъка малаго человъка великаго".

Естественно, что подобная государственная революція не могла совершиться безъ потрясеній, кровопролитій и сильныхъ мъръ. Нововведеніе задъвало всъхъ, оскорбляя интересы и чувства многихъ. Благодаря уничтоженію крестьянской автономіи—и тому, что, въ силу новыхъ порядковъ, крестьяне во всемъ ставились въ полную зависимость отъ новыхъ землевладъльцевъ,

которые теперь являлись отвътственными за нихъ лицами передъ государемъ, —Иванъ сдълалъ шагъ на пути къ кръпостничеству, самъ того не подозръвая этого. Конечио, это была ошибка, но въ дълъ крупныхъ реформъ невозможно обойтись безъ ошибокъ, какъ невозможно обойтись и безъ нъкоторой жестокости.

Таковъ общій законъ великихъ кризисовъ народной жизни. Но историкъ не вправъ видъть въ опричникъ одну сплошную кровавую потъху царя; онъ долженъ помнить, что все, что передовалось намъ объ ужасахъ этой эпохи, дошло до насъ черезъ Курбскихъ и другихъ явныхъ недоброжелателей, лично заинтересованныхъ и потому пристрастныхъ; что во всемъ, что намъ извъстно, много преувеличенія, что ради краснаго словца преданіе не стіснялось точностью своихъ повъствованій, а люди въ родъ Курбскаго не хотъли видъть въ дъйствіяхъ Ивана ни его основной цъли, ни истиннаго характера этой эпохи и дали потомству совершенно ложное и ни съ чъмъ несообразное представленіе жакъ о самой опричнинъ, такъ и объ всей этой эпохъ и самой личности царя.

Постараемся если не раскрыть всю истину, то по крайней мъръ подойти къ ней какъ можно ближе.

Какъ мы уже говорили выше, Иванъ въ числъ условій, поставленныхъ имъ московскому народу, пославшему къ нему депутацію въ Александровскую слободу, поставилъ условіемъ вывести изм'вну на Руси и казнить и вкоторыхъ измънниковъ. Не имъя подъ рукою самого Курбскаго, онъ обрушилъ свой гнъвъ на его единомышленниковъ и близкихъ ему людей. При этомъ многіе поплатились головами за вины, явныхъ доказательствъ которыхъ мы не имъемъ;---многіе были сосланы въ опалу, а имущества ихъ Франы въ казну.

Удовлетворивъ этимъ свою злобу,

царь согласился, наконецъ вернуться въ Москву,—говоритъ одинъ хроникеръ, гдъ, по его словамъ, Ивана едва могли признать: до того онъ измънился. Лицо его исказилось; волосы на головъ всъ вылъзли.

Уже это одно изобличаетъ ложь: царь, какъ и всв его современники, имълъ привычку брить голову на голо, такъ что внезапное его облысъніе, даже если бы это дъйствительно съ нимъ случилось, не могло бы быть замъчено, а затъмъ, вскоръ по своемъ возвращеніи въ столицу, Иванъ имълъ случай доказать всъмъ, какъ прекрасное состояніе своего здоровья, такъ и то, что онъ находится въ полной силъ и разумъ.

Когда церковь вълицъмитрополита позволила себъ вмъщаться въ дъла Ивана и выступить на защиту тъхъ, на кого царь обрушилъ свой гнъвъ, Иванъ разомъ положилъ конецъ этому вмъшательству и поставилъ митрополитовъ московскихъ въ полную зависимость отъ своей воли. Сначала право вмѣшательства и заступничества признавалось за церковью. Митрополитъ Макарій, правда, ходатайствовалъ передъ царемъ за опальныхъ и впавшихъ въ немилость бояръ, и вельможъ, но дълалъ это осторожно, умъючи; не подлежитъ сомнънію. что онъ ходатайствовалъ передъ царемъ за Воронцова и Сильвестра. Но преемникъ Макарія оставался безучастнымъ свидътелемъ всего, что происходило въ Москвъ въ періодъ опричнины, и вскоръ по болъзни уступилъсвое мъсто митрополиту Герману, также недолго удержавшемуся на митрополичьемъ престолъ. Его мъсто, по личному выбору царя, занялъ игуменъ Соловокъ Филиппъ, прославившійся своими высокими добродътелями и своими ръдкими качествами, какъ администраторъ и настоятель монастыря. Царь знавалъ его еще въ дътствъ и, говорятъ, высоко цънилъ его качества, его свътлый умъ и даже любилъ его.

Когда Филиппу предложено было

занять митрополичій престолъ, то онъ долго не хотълъ согласиться, ставя условіемъ уничтоженіе опричнины, но въ концъ концовъ уступилъ настояніямъ царя, давъ письменное объщание не вмъшиваться ни въ политику, ни въ частную жизнь Ивана. Но эта частная жизнь царя, разнузданная и распутная, съ каждымъ днемъ возбуждала все большее негодованіе и порицаніе со стороны всъхъ, кто ее зналъ. Однако, при всемъ своемъ своеволіи и необузданности, царь признавалъ за Филиппомъ право вступаться за опальи впавшихъ въ немилость. дъло не идти противъ воли царевой, а стараться смягчить его гнъвъ", говорилъ онъ. Но Филиппъ не могъ не увъщевать, не усовъщивать и не осуждать преступныхъ и жестокихъ дЪяній Ивана, не порицать его разнузданной и распутной жизни,и въ результатъ царь, сознававшій въ душъ его правоту, сталъ избъгать встръчаться съ Филиппомъ. Но это было не такъ легко: царь и митрополитъ жили слишкомъ близко одинъ отъ другого и должны были постоянно видаться то въ церкви, то въ совътъ. И вотъ однажды, 21 мая 1568 г. царь, войдя въ Успенскій соборъ со своими опричниками, переряженными монахами, подошелъ, согласно обычаю, подъ благословеніе митрополита. Но Филиппъ молчалъ и не давалъ царю благословенія. Царь трижды подходиль къ нему и трижды просилъ его благословить. Но все напрасно. Тогда, на требованіе бояръ, упорно храдо тъхъ поръ молчаніе нившій митрополитъ въ присутствіи всего собравшаго народа принялся обличать царя; --- въ длинной проникновенной ръчи онъ развернулъ передъ изумленными и недомъвающими присутствующими преступленія и злодъянія Ивана, который теперь тщетно старался заставить его замолчать.

Филиппъ мужественно отвъчалъ. "Мое молчаніе гръхъ на душу налагаетъ"! Напрасно Иванъ грозилъ отнять у него митрополичій престолъ, маститый старецъ отвъчалъ, что онъ не искалъ его, не добивался этого сана ни происками, ни подкупами; онъ не хотълъ даже покидать своей кельи, гдъ ему жилось спокойно.

Волей-неволей Иванъ на этотъ разъ сдержалъ себя и даже выказалъ раскаяніе и смиреніе, но спустя мъсяцъ-другой встръча Ивана съ Филиппомъ повлекла за собою гибель послъдняго. Филиппъ былъ непреклоненъ въ томъ, что онъ считалъ своимъ долгомъ, а царь былъ гордъ и не терпълъ, чтобы кто нибудь смълъ ему противиться, - и вотъ нечестивый соборъ, по приказанію царя, учредилъ судъ надъ митрополитомъ, обвиняя его въ небывалыхъ винахъ и, въ угоду царю, приговорилъ его кълишенію сана и ссылкъ на въчное время въ одинъ изътверскихъ монастырей. Здъсь, спустя годъ, Иванъ, по пути въ Новгородъ. куда онъ шелъ чинить кровавую расправу, послалъ своего новаголюбимца, Малюту Скуратова, просить благословенія бывшаго митрополита, но строгій старецъ и теперь отказалъ, даже подъ угрозой смерти, и былъ, какъ говорятъ, задушенъ тутъ-же Малютой.

Все болье и болье укръпляясь въ ръшимости не щадить никого, Царь не могъ терпъть, чтобы кто нибудь становился между нимъ и тъми: считалълюдьми, которыхъ онъ нужнымъ убрать съ своей дороги. Онъ былъ готовъ нанести роковой. ударъ своей семьъ, начиная съ двоюроднаго брата своего Владиміра Андреевича Старицкаго, котораго онъ заподозрилъ въ измънъ еще 1563 г. всенародно упрекалъ его и принудилъ разстаться со всъми ему близкими людьми и даже съ матерью. его Ефросиньей, которая должна: была уйти въ монастырь.

Спустя нѣсколько лѣтъ, т. е. въ-1569 г. Владиміръ предложилъ свои услуги королю Польскому, но его переписка была захвачена и доведена до-

царя, послъ чего несчастный князь исчезъ. По словамъ измънниковъ и негодяевъ Таубе и Крузе, онъ съ семьей быль отравлень тымь же ядомъ, который Владиміръ будто бы приготовилъ, чтобъ извести царя. На сколько это върно, осталось не извъстно, равно какъ и то, что царь н слаждался лично агоніей всей этой семьи, а дворовыхъ женщинъ и дъвушекъ князя, раздъвъ до гола, приказалъ гонять кнутами по улицамъ, а когда тъ падали отъ изнеможенія, прикалывалъ и пристръливалъ ихъ. Между тъмъ, какъ это видно изъ завъщанія самого Ивана въ 1572 году, единственный сынъ Владиміра былъ еще живъ, такъ какъ царь упоминаетъ о немъ въ своемъ завъщаніи.

Извъстно, что терроръ постоянно усиливается, а кровавыя зрълища возбуждаютъ ненасытную крови. Такъ и эти массовыя казни повлекли за собой еще большіе ужасы;--теперь уже не одна семья, а цълый городъ былъ заподозрънъ въ измѣнѣ, и этотъ городъ былъ несчастный Новгородъ, нѣкогда вольный Новгородъ. На него теперь обрушился безпримърный гнъвъ Ивана По доносу бродяги Петра, по прозванію Волынца, царь средь зимы двинулся съ цълой ратью и множествомъ своихъ опричниковъ на Новгородъ и, уже начиная отъ Клина до самаго Новгорода, жегъ и грабилъ все на своемъ пути: города, села и монастыри, оставляя за собой безлюдную пустыню и груды развалинъ. 2-го января его передовая рать подступила къ стънамъ Новгорода; раззоривъ пригороды и монастыри, и захвативъ около 500 монаховъ, опричники ворвались въ городъ и начали въ немъ хозяйничать.

Прежде всего они и здѣсь хватали монаховъ и священниковъ, дьяконовъ и всѣхъ отправили на правежъ. Одновременно съ этимъ эти царскіе сбиры выгоняли всѣхъ жителей изъ домовъ и, словно ста-

до овецъ и быковъ, сгоняли въ ограду, охраняемую часовыми. 6-го января прибылъ царь въ сопровожденіи 1500 стрѣльцовъ и приказалъ запороть на смерть всѣхъ монаховъ и духовенство, которые еще живы послѣ правежа. На другой день очередь была за высшимъ духовенствомъ.

Архіепископъ Пименъ встрѣтилъ было царя, какъ требовалъ обычай, съ крестомъ и причтомъ, но царь гнъвно прогналъ его, приказавъ на утро, какъ всегда, служить объдню въ храмъ Св. Софіи, а послъ объдни согласился откушать у Пимена со своими опричниками. За столомъ царь казался веселъ, но вдругъ онъ подалъ знакъ, и начался грабежъ и безчинство. Съ Архіепископа сорвали одежды и бросили въ тюрьму со всѣми его слугами и прислужниками, послъ чего терроръ достигъ такихъ размъровъ, какихъ не видывала даже и Москва въ эти страшные дни: людей пытали, жгли, затъмъ топили не десятками, а сотнями бросая съ моста Волховъ, связывая ихъ однихъ съ другими и навязывая дътей на шеи матерямъ, а опричники, разъъзжая въ лодкахъ съ пъснями и смъхомъ, топили тъхъ, кто не сразу шелъ ко дну.

Если върить третьей Новгородской лътописи, то въ эти кровавые дни погибло до 60 тысячъ человъкъ: опричники и жгли, и ръзали безъ устали въ теченіе пяти недъль, и ръдкій день отъ руки ихъ погибало менъе пяти или шести сотъ человъкъ. Но цифры эти невъроятны и, если судить о числъ жертвъ по синодикамъ, особаго рода поминальнымъ спискамъ, которые составлялъ самъ царь и разсылалъ по монастырямъ, чтобы тамъ молились за упокой душъ его жертвъ, то число погибшихъ въ Новгородъ людей не превышало 15000 душъ. Но и этими цифрами нельзя руководиться, такъ какъ въ эти синодики попадали имена только болъе знатныхъ

и извъстныхъ людей, простолюдины же не попадали въ эти списки.

Когда никого болѣе не оставалось казнить, стали рушить и громить дома, ряды и лавки, обращая все кругомъ въ развалины. Наконецъ, 13-го января Иванъ отстунилъ отъ Новгорода, выселивъ послѣднихъ, оставшихся въ живыхъ Новгородцевъ на Волгу. Тогда Новгородъ вздохнулъ свободно, но его политической жизни, его торговлѣ и благосостоянію былъ нанесенъ окончательный ударъ, послѣ котораго онъ уже никогда не могъ подняться.

Конечно, то было страшная, дикая расправа, но если сравнить ее съ тъмъ, что въ то же время творилось въ Западной Европъ, то всъ ужасы Новгорода не превышаютъ происходившихъ тамъ. Стоитъ только вспомнить осаду Льежа 1468 г. Карломъ Смѣлымъ, весь ужасъ избіенія цълаго народа. Это не была кровавая съча взятаго приступомъ города, -- не было звърское торжество побъдителей, -- нътъ, это была безконечно длинная вереница казней ни въ чемъ неповинныхъ людей; сотнями ихъ кидали въ Мезу. Еще три мъсяца спустя послъ взятія города людей продолжали топить, женщинъ и монахинь насиловали публично и затъмъ убивали, священниковъ и монаховъ душили и ръзали у алтарей.

Эта картина, можно сказать, ничъмъ не отличается отъ того, что дълалъ Иванъ въ Новгородъ.

Изъ Новгорода Иванъ двинулся на Псковъ. Въ ожиданіи страшной участи, подобной той, какая постиг ла Новгородъ, во Псковъ въ ту ночь, какъ Иванъ подступилъ къ городу, всю ночь гудъли колокола, сзывая горожанъ къ молитвъ за упокой своихъ душъ. Этотъ-ли печальный звонъ смутилъ царя, покорность-ли псковитянъ или онъ просто пресытился кровью, но только здъсь, во Псковъ, дъло обошлось безъ человъческихъ жертвъ.

Вскор'в посл'в того Псковъ мужественно и отчаянно отстаивалъ себя противъ Поляковъ, а не будъ въ его памяти страшнаго урока, быть можетъ, онъ, какъ и ходилъ слухъ, передался-бы Сигизмунду.

Вернувшись въ Москву, и устроивъ торжественный въвздъ съ скоморохами и шутами, словно онъ возвратился изъ славнаго похода, Иванъ продолжалъ чинить судъ и расправу надъ участниками мънниковъ Новгородскихъ и Псковскихъ. 25 іюля 1570 г. назначена была казнь на красной площади. Но хотя москвичи всегда были любители кровавыхъ потъхъ, на этотъ разъ на Красной Площади не было ни души, такъ что пришлось обнадеживать и успокаивать народъ, чтобы онъ вылъзъ изъ своихъ клътей, погребовъ и чердаковъ и появился на площади. И вотъ царь заявилъ, что будетъ милостивъ и вмъсто 300 осужденныхъ ръшилъ казнить только 120, а 180 даруетъ жизнь. Правда, за то тъ несчастные должны были расплатиться ужасными мученьями и за себя, и за помилованныхъ. Иванъ былъ настоящій виртуозъ въ діль пытокъ, что, впрочемъ было присуще людямъ его времени, которые черпали вдохновеніе самыхъ ужасныхъ злодъйствъ въ священныхъ книгахъ, на которыхъ всв они были воспитаны.

Гуаньино разсказываетъ о мученіяхъ дьяка Висковатаго, что этотъ несчастный былъ повъшенъ за ноги и разрубленъ на части, какъ мясная туша.

О Фуниковъ онъ говоритъ, что его обливали поперемънно то крутымъ кипяткомъ, то холодной водою, пока кожа не стала слъзать съ него, какъ съ угря. Анастасій Вяземскій также погибъ отъ руки палачей, а царскій любимецъ Басмановъ, по приказанію царя, былъ убитъ, какъ говорятъ, будущимъ наслъдникомъ престола, царевичемъ Феодоромъ.

Но хотя Гуаньино, какъ итальянецъ и католикъ, почерпавшій свои свъдънія изъ скандальныхъ хроникъ Польши, въ качествъ историка не заслуживаетъ довърія, англичанинъ Хорслей въ своихъ запискахъ говоритъ то же, увъряя, будто онъ былъ свидътелемъ мученій князя Бориса Телепнева, который былъ посаженъ на колъ, гдъ мучился въ 15 продолженіи часовъ. Опять тотъ-же Хорслей увъряетъ. Новгородъ было избито свыше 700,000 человъкъ, цифра уже совершенно невъроятная въ сравненіи съ цифрой общаго населенія Новгорода и всего его округа.

Вообще всѣмъ этимъ чужеземнымъ источникамъ не особенно слѣдуетъ довѣрять, но, за неимѣніемъ другихъ, приходится пользоваться ими, только съ осторожностью. Именно потому, что имъ слишкомъ довѣряли, многіе историки были введены въ заблужденіе и пришли, наконецъ, къ заключенію, что Иванъ превзошелъ своею жестокостью и Калигулу, и Нерона и страдалъ въ эту эпоху своего царствованія разстройствомъ умственныхъ способностей, граничащимъ съ бѣшенствомъ.

Между тъмъ мы видимъ изъ завъщанія, написаннаго Иваномъ 1572 г. что въ это время царь не только обладалъ всъми своими умственнымы способностями, но проявлялъ свою обычную дальновидность и свътлый, ясный умъ. Это особенно видно изъ тъхъ мудрыхъ совътовъ, которые царь преподаетъ своимъ сыновьямъ, и въ которыхъ виденъ въ каждомъ словъ искусный, опытный политикъ и мудрый правитель. Но еще болъе яркимъ доказательствомъ полной силы его умственныхъ способностей является то, что немедленно послѣ всѣхъ ужасовъ Новгородскихъ и затъмъ Московскихъ казней Иванъ принимаетъ вызовъ, даже самъ вызывается вступить въ преніе съ Иваномъ Рокитой, членомъ Моравскаго брат-

Преніе царя съ Рокитой, прибывшимъ вмъстъ съ Польскимъ посольствомъ въ Москву, происходило въ Кремлъ въ присутствіи большого собранія частію свътскихъ, частію духовныхъ лицъ, и при этомъ царь съ такой силой убъжденія нападалъ на новое ученіе Лютера, какъ въ его основныхъ принципахъ, такъ и въ внъшнихъ формахъ, выказалъ такую глубину пониманія и такія обширныя знанія, что привелъ въ изумленіе всъхъ иностранцевъ. Когда говорилъ его оппонентъ, царь слушалъ его, не прерывая, и даже одобрялъ его красноръчіе, выразивъ желаніе имъть его ръчь въ письменномъ изложеніи и замътивъ, что будетъ возражать на нее также письменно. По прошествіи нъсколькихъ недъль, когда Рокита откланивался царю на прощальной аудіенціи, Иванъ вручилъ ему свой отвътъ въ богатомъ бархатномъ переплетъ, и знаменитый миссіонеръ-проповъдникъ, прочтя этотъ отвътъ, долженъ былъ убъдиться, что всъ его ухищренія пропали даромъ, и что ему не удалось переубъдить Ивана.

Изъвсего вышеприведеннаго, казалось бы, видно, что Иванъ отнюдь не страдалъ умственнымъ разстройствомъ даже въ это страшное время русскаго террора. Но вотъ эпизодъ изъ той же эпохи опричнины, трудно поддающійся объясненію: на Руси, при жизни Грознаго, не то въ 1574, не то въ 1575 г. былъ, поставленъ другой царь, Казанскій царевичъ, царь Касимова, Симеонъ Бекбулатовичъ, котораго. Иванъ провозгласилъ царемъ всея Руси, поселилъ въ Кремлъ и, сбросивъ съ себя свой санъ, отрекщись отъ всъхъ почестей царскихъ, самъ воздавалъ Симеону царскія почести, какъ послъдній изъ бояръ.

Уже и раньше было въ обычаъ у Московскихъ царей надълять бывшихъ татарскихъ царьковъ землями и предоставлять имъ въ области этихъ земель титулъ царей. Этимъ Москва пріобрътада ихъ расположеніе, а въ глазахъ Крымскихъ хановъ оказывала какъ бы особое уваженіе и почетъ магометанскому міру. Но въ Москвъ не было мъста для татарскихъ царей, и никто изъ нихъ не смѣлъ даже подумать объ этомъ, и вдругъ, въ силу необъяснимаго каприза, Иванъ уступаетъ свой санъ и титулъ Симеону Бекбулатовичу, зятю Мстиславскаго, дважды уличеннаго въ измѣнѣ. Зачѣмъ? Почему?... Множество документовъ подтверждаютъ этотъ фактъ: въ многихъ актахъ того времени мы видимъ, что Симеонъ титулуется царемъ всея Руси, и находимъ дошедшія до насъ прошенія, челобитныя Ивана къ этому ставленнику. Эта комедія продолжалась до 1576 г.

Надо-ли говорить, что за все это время Иванъ ни разуне помышлялъ серьезно предоставить этому царю что либо, кромъ чисто внъшняго почета? — Это ясно уже изъ того, что какъ разъ въ это время Иванъ заявляль о своихъ правахъ Польскій престолъ, причемъ не было ни малъйшаго упоминанія о Симеонъ, а въ 1576 г., когда въ Москву прибыли послы императора, Иванъ дълалъ видъ, будто новаго царя вовсе не существовало. Вскоръ послѣ того онъ отправилъ его въ Тверское княжество, только раззоренное и разграбленное, которомъ уцѣлѣли всего только два города, Тверь да Торжокъ, гдф Симеонъ былъ радъ пользоваться хоть призракомъ автономіи, хотя всегда, обращаясь къ Ивану, писалъ: "Холопъ твой бьетъ тебъ, государю, челомъ", и т. д. •Послъ того бывшій царь всея Руси участвоваль въ походахъ на Ливонію и Польшу, но ничъмъ не отличился и пережилъ Ивана лишь для того, чтобы испытать самую горькую участь.

Лишенный своего Тверского княжества Өеодоромъ, онъ былъ затъмъ ослъпленъ Борисомъ Годуновымъ, который видълъ въ немъ возможнаго соперника, и наконецъ, окончилъ свою жизнь, по словамъ

однихъ,—въ Соловкахъ, по словамъ другихъ—въ Москвѣ, куда его возвратилъ изъ ссылки Михаилъ Өео-доровичъ.

Теперь невольно является вопросъ, къ чему была нужна эта комедія.

Англичанинъ Хорслей приписывалъ ей чисто финансовое значеніе: не будучи въ состояніи выйти съ честью изъ какого-то денежнаго затрудненія, Иванъ придумалъ эту комедію, какъ наиболъе удовлетворительный исходъ, взваливъ отвътственность на царя Симеона. Флетчеръ объясняетъ этотъ странный эпизодъ въ царствованіи также финансовыми соображеніями, выдвигая на видъ всеобщую конфискацію монастырскихъ имуществъ, по приказанію царя Симеона. Флетчеръ подчеркиваетъ, что Иванъ, принявъ вновь ВЪ свои руки бразды правленія, поспъшилъ возвратить монастырямъ и церквамъ ихъ земли и имущества, удержавъ у себя извъстную долю и, кромъ того, заставивъ церкви и монастыри выдать ему весьма крупную сумму въ благодарность за оказанное имъ благодъяніе возврата ихъ имуще-

Далъе, говоритъ Флетчеръ, Иванъ будто бы желалъ побороть въ своихъ подданныхъ дурное мнъніе относительно его правленія, давъ имъ на время еще худшее.

Однако, противъ подобнаго предположенія можно возразить, что правленіе царя Симеона было не хуже и не лучше, никакихъ сколько нибудь крупныхъ или серьезныхъ мъръ или распоряженій отъ него никогда не исходило. Симеонъ сталъ во главъ Земщины вмъсто Мстиславскаго и Бъльскаго и, въроятно, Иванъ, желая поставить этого безличнаго человъка на ихъ мъсто, наградилъ его своимъ саномъ. Кромъ того, быть можетъ, Иванъ желалъ показать своимъ подданнымъ примъръ смиренія, добровольно сбросивъ съ себя свой санъ, подобно царю Петру, который, поселясь въ

маленькомъ домикъ, предоставилъ заботы и почест иправленія Меньшикову, котораго онъ перетащилъ во дворецъ, или когда, послъ Полтавской битвы, царь, какъ простой полковникъ, рапортовалъ Ромодановскому, переряженному Цезаремъ, желая тъмъ подать примъръ повиновенія закону. А быть можетъ, этотъ великій и мудрый предшественникъ Великаго Петра хотълъ только испробовать власть абсолютизма, власть царской воли надъ народомъ, воспитанномъ въ теченіе нъсколькихъ въковъ подъ игомъ чужеземцевъ, узнать предълъ терпънія и покорности этого народа.

Но есть еще одна версія, рою стараются объяснить появленіе царя Симеона, именно: Иванъ сильно желалъ союза съ Елизаветой Англійской и готовъ былъ для этого даже лично отправиться къ берегамъ туманнаго Альбіона. И вотъ, въ качествъ временного правителя, онъ посадилъ Симеона, зная, что съ этимъ человъкомъ онъ не рискуетъ, вернувшись домой, найти свое мъсто серьезно занятымъ. Этотъ царь не представляль собою ръшительно ничего ни самъ по себъ, ни для другихъ; никто не стоялъ за него, и онъ не умълъ постоять за себя. Это послъднее предположение подтверждается еще тъмъ, что когда въ 1576 г. надежды Ивана на союзъ съ Англіей не оправдались, а послы императора Максимиліана прибыли въ Москву, царь, недолго думая, ръшилъ прекратить комедію и отправилъ царя Симеона Тверь.

Съ удаленіемъ Симеона все пошло своимъ обычнымъ чередомъ, но послѣдніе восемь лѣтъ царствованія Ивана казни и пытки бывали лишь въ рѣдкой случайности. Пережила ли опричнина печальную комедію съ царемъ Симеономъ, неизвѣстно. Но терроръуже безусловно отошелъ въ область преданія.

Что касается опричнины, то исторія и по сіе время еще не сказала

о ней своего рѣшительнаго слова; поэтому намъ остается только привести здѣсь то, что о ней было сказано и что думали о ней люди, занимавшіеся изученіемъ этой эпохи.

Не опровергая взгляда Карамзина, Соловьевъ все же старается уловить извъстный политическій смыслъ въ томъ, что въ глазахъ Карамзина было только рядомъ безсмысленныхъ жестокостей и безумія капризнаго деспота, русскаго •Héрона. Но такія нападки естественно вызвали реакцію со стороны другихъ историковъ, впавшихъ въ противоположную крайность: оправдывая даже Новгородскую ръзню. Не придерживаясь ни того, ни другого мнънія, остановимся на свидътельствъ польскихъ электоровъ, т. е. избирателей 1572 и 1575 года, столь охотно поддерживавшихъ кандидатуру Грознаго на сеймъ.

Возьмемъ хотя бы исторію разгрома Нъмецкой слободы въ Москвъ. по однимъ источникамъ бывшаго въ 1578 г., по другимъ въ 1580, хотя возможно допустить, что объ эти цифры върны, и что разгромлена была Нъмецкая Слобода дважды. По словамъ Боша или Бошіуса, находившагося въ то время въ Москвъ, толпа людей въ черномъ, съ царемъ во главъ, вдругъ среди бъла дня наполнила слободу. Въ одинъ моментъ дома были разграблены, а жители ихъ раздъты до нога и выгнаны на морозъ, гдъ они бъгали по улицъ, ища убъжища. Ихъ преслъдовали и стегали безъ жалости кнутами, хотя, говоритъ авторъ, приказано было разбивать и грабить дома, но людей не трогать.

Правда, и это уже возмутительно, тъмъ не менъе здъсь нътъ и ръчи ни о насилованіи женщинъ, ни объ убійствъ младенцевъ, ни о всъхъ тъхъ ужасахъ, которые такъ красноръчиво описываются предателями Таубэ и Крузе, ливонцемъ Хеннинчамъ и Седерборномъ.

Французскій историкъ Маржерэ ни о какихъ подобныхъ ужасахъ

не упоминаетъ; а Хорслей хотя и говоритъ, что нъкоторыя женшины и дъвушки, дъйствительно, были изнасилованы опричниками на площади, а нъкоторыя похищены ими, тъмъ не менъе ни о какихъ звърствахъ не упоминаетъ, а Маржерэ не высказываетъ даже никакого сочувствія къ пострадавшимъ, вслъдствіе того, что они сами заслужили свою участь, развращая и спаивая спиртными напитками московскій народъ, и солдатъ. Жены-же и дочери ихъ, говоритъ онъ, держались такъ высокомърно и такъ роскошествовали, что последнюю изъ нихъ можно было принять за княжну, а богатство свое они почерпали изъ торговли спиртными напитками и, пользуясь исключительной монополіей, спаивали народъ, на что даже жаловался царю самъ Митрополитъ.

Конечно, опричнина была временемъ, полнымъ ужасовъ или, върнъе, всякіе ужасы и жестокости были неразлучны съ опричниной, но, по свидътельству одного изъ агентовъ Польскаго Короля, безъ этихъ страшныхъ мъръ Иванъ не могъ бы удержаться на престолъ. Когда Иванъ казнилъ, какъ говорятъ, своей рукою Ивана Шуйскаго, то имълъ у себя. въ рукахъ подлинные документы, доказывавшіе, что Шуйскій и еще многіе его сообщники торжественно объщались выдать Ивана Королю Польскому, какъ только послъдній вступитъ на Московскую территорію.

Правда, задътый за живое, постоянно подстерегаемый изъ за угла, въчно боровшійся противъ сторонниковъ старыхъ порядковъ и противниковъ абсолютизма, въчно обманываемый и окруженный измъной и крамолой, Иванъ не всегда довольствовался тъмъ, что воздавалъ въ той-же мъръ; нътъ, онъ не ръдко превышалъ эту мъру, не ръдко давалъ волю своему жестокому праву, своей озлобленной натуръ. Но таковъ, какъ онъ былъ, Иванъ не являлся единственнымъ въ своемъ

родъ феноменомъ или выродкомъ среди людей своей страны и своего въка. Еще за 30 лътъ до опричнины, Максимъ Грекъ говоритъ о страшныхъ казняхъ и пыткахъ напрасно заподозрѣнныхъ и ложно обвиненныхъ людей. Въ 20 другихъ странахъ въ томъ-же въкъ были свои Иваны Грозные, мало или даже нисколько не уступавшіе ему ни въ жестокости, ни въ кровожад-Стоитъ только вспомнить ности. кровавую баню короля Эрика XIV съ его Малютой Скуратовымъ, его любимцемъ Перссономъ, когда въ 1520 году были казнены въ одинъ день въ Стокгольмъ 194 епископа. сенатора и патриція; а во Франціи-Кардинала д'Эстъ, приказавшаго въ своемъ присутствіи вырвать глаза у своего родного брата, соперничавшаго съ нимъ въ любви; а въ Нидерландахъ менъе въка тому назадъ, страшный разгромъ Льежа (Liége) или знаменитый пиръ, на которомъ мужьямъ предоставлено было узнавать своихъ женъ, приведенныхъ на пиръ совершенно нагими, но съ лицами, окутанными черными покрывалами; тъхъ же изъ нихъ, которые ошибались, тутъ же сбрасывали внизъ съ каменной лъстницы. А инквизиція? А страшныя ауто-да-фэ?! А Варооломеевская ночь?! А Генрихъ VIII англійскій?!

Иванъ черпалъ цивилизацію изъ Европейскихъ источниковъ; учился у Европы. Таковъ былъ тотъ въкъ и тъ люди, и если Иванъ IV составилъ себъ репутацію изверга, то виною тому главнымъ образомъ Курбскій, пустившій о немъ дурную славу, человъкъ, явно враждебный ему и отнюдь не представитель общественнаго мития своихъ соотечественниковъ, а представитель враждебнаго Ивану меньшинства. Въ глазахъ своего народа Иванъ не былъ ни чудовищемъ, ни извергомъ, о чемъ свидътельствуетъ народная поэзія. Народъ не только терпълъ Ивана, но и любилъ его, восхищался имъ, прославлялъ его



въ своихъ пѣсняхъ. Изъ толпы приближенныхъ Ивана въ народной памяти удержались только двое: Никита Романовичъ Захарьинъ, братъ царицы Анастасіи, добрый геній, заступникъ страждущихъ и обиженныхъ, и Малюта-Скуратовъ, этотъ губитель бояръ и князей.

Въ этомъ еще разъ сказывается тотъ врожденный, сильный демократическій инстинктъ русскаго народа, который красною нитью проходить во всей его исторіи. Воть въ чемъ кроется разгадка опричнины, въ самомъ духъ народномъ; поэтому-то Грозному такъ и легко было навязать ее однимъ и заставить остальныхъ принять ее и мириться съ нею. Всякій разъ, когда въ любой народной эпопет выступаютъ на сцену бояринъ и простолюдинъ, на долю перваго неизмънно выпадаетъ невыгодная скверная роль: это всегда или глупецъ или негодяй; таковъ взглядъ народа. Въ народъ казни и пытки бояръ не возбуждали негодованія, онъ считалъ ихъ должнымъ, дъломъ справедливости: царь каралъ и изводилъ крамолу и измъну. И въ народъ, и въ Иванъ говорило въ данномъ случав не одно только чувство ненависти и дикой мести: въ неустаньюй борьбъ царя противъ бояръ царь отстаивалъ если не коренныя начала русской жизни: православіе, самодержавіе и народность, увъряли нъкоторые, то во всякомъ случать въ общихъ чертахъ неприкосновенность и единство общей родины—Руси.

Курбскій не былъ ни менъе русскимъ, ни менъе православнымъ, чъмъ самъ Иванъ, или любой изъего крестьянъ, но приверженность къ самодержавію въ то время далеко не составляла отличительной черты высшаго интеллигентнаго сословія государства, которое все еще помнило старые въчевые порядки и, охотно вступая въ сношенія съ Польшей и Литвой, становилось измѣнниками своего госу-

даря и своей родины. Они за одно съ иностранцами шли противъ своего царя и своего народа и вмъстъ съ врагами искали его гибели. Въчно возстававшая противъ Ивана и все снова и снова подавляемая имъ и тонущая въ крови крамола снова возрождалась и, какъ стоглавая гидра, поднимала свою голову. Противъ этой гидры неустанно и безпрерывно долженъ былъ бороться Иванъ. Эта тайная крамола во всякихъ видахъ составляетъ, такъ сказать, основной мотивъ всъхъ народныхъ поэмъ, героемъ которыхъ является Грозный.

Странное и вмъстъ любопытное объясненіе происхожденія этой крамолы даетъ намъ народная фантазія въ одной изъ своихъ легендъ. Будучи царемъ надъ всъми государями, Иванъ требуетъ, чтобъ всъ они платили ему дань. И вотъ эти данники царевы отвъчаютъ, что они пришлютъ ему всю причитающуюся съ нихъ дань и еще сверхъ того 12 боченковъ золота, если Иванъ разгадаетъ три загадки. Какъ всегда, бояре и знатные люди не могутъ въ этомъ помочь царю: его спасаетъ простой плотникъ, которому царь за это объщаетъ боченокъ золота. Но царю вздумалось примъшать къ этому золоту песку, и тогда мужикъ, угадавшій это мошенничество, точно такъ же какъ онъ угадалъ разгадки, говоритъ царю: "ты будешь наказанъ, какъ ты того залуживаешь; ты ввелъ измъну въ страну и самъ болве, чвмъ кто либо, пострадаешь отъ нея".

Для полноты впечатлънія приведемъ любопытный взглядъ на дъятельность опричнины и на жестокость Грознаго. Англійскій путешественникъ Ченслоръ, присутствовавшій при цъломъ рядъ кровавыхъ казней, происходившихъ въ Москвъ, выразился такъ: "Дай то Богъ, чтобы и нашихъ крамольниковъ можно было научить такимъ-же способомъ тому, какъ они должны относиться къ своему государю". Вотъ каковъ былъ въ то время взглядъ людей образованныхъ и просвъщенныхъ даже въ Западной Европъ, когда они являлись спокойными и безпристрастными судьямя того, что тогда дълалось въ Москвъ. Въ глазахъ этихъ не заинтересованныхъ иностранцевъ Иванъ IV не былъ ни извергомъ, ни чудовищемъ жестокости, какимъ его рисуетъ Курбскій, а съ его словъ—и многіе русскіе историки.

III. Англоманія Грознаго.— Иванз и Елизавета.—Первые англичане вт Россіи. — Проекты союза.—Матримоніальные планы. —Марія Хастингст.—Соперничество Голландіи и разрывт.

Какъ въ біографіи, такъ и въ исторіи царствованія Ивана IV-го сношенія его съ Англіей занимали видное мъсто. Въ то время, какъ Иванъ черезъ Ливонію и Балтійское побережье старался прійти въ соприкосновеніе съ Западомъ, въ Европъ съ своей стороны были не прочь во многихъ странахъ завязать болъе близкія сношенія съ Москвой.

Какъ разъ въ это время Англія употребляла всв усилія, чтобы открыть новые рынки для своей торговли, и вотъ въ мав 1553 г. три большихъ судна вышли изъ Харвича яко-бы съ научною цвлью. Хотя случай, безъ сомивнія, играль извъстную роль въ приключеніяхъ этой экспедиціи, все же есть основаніе думать, что Ричардъ Ченслоръ приблизительно зналъ, гдв онъ пристанетъ, такъ какъ на его суднв оказался даже переводчикъ.

Мартенъ упоминаетъ о какихъ то документахъ, свидътельствующихъ объ еще болъе раннихъ дипломатическихъ сношеніяхъ Ивана съ Эдуардомъ VI. Но, очевидно, эти сношенія не привели даже къ маломальски правдивому представленію о новой великой съверной державъ, такъ какъ спустя 20 лътъ Герберштейнъ говорилъ о Москов-

скомъ государствъ, какъ о какомъ то легендарномъ, сказочномъ царствъ, пресерьёзно говоритъ о колоссальномъ идолъ, которому будто бы поклоняется русскій народъ, какой-то "Золотой Бабъ", передъ которой громадныя мъдныя трубы, врытыя въ землю, денно и нощно трубятъ торжественные гимны; говоритъ о народъ, имъющемъ обычай умирать осенью, чтобы воскресать и оживать весной; о громадной ръкъ, гдъ водится рыба съ головой, глазами, носомъ, ртомъ, руками и ногами человъка, однако, не одаренная человъческой ръчью, только весьма пріятная на вкусъ...

На этотъ разъ англійскую экспедицію ожидали болъе реальныя испытанія, чемъ встречи съ подобными чудовищами. Сильная буря разсъяла эскадру; судно, на которомъ находился Ченслоръ, потеряло изъ вида два остальные судна, и было занесено само въ какой-то неизвъстный имъ заливъ. Отъмъстныхъ рыбаковъ англичане вскоръ узнали, что они очутились въ предълахъ Московскаго царства. Объ ихъ прибытіи Холмогорскія власти поспъшили увъдомить царя, который милостиво пригласилъ моряковъ Москву. Ченслоръ, прибывъ въ столицу Московскаго государства, былъ принятъ Иваномъ въ особой аудіенціи и, прогостивъ 13 дней въ Москвъ, вернулся въ Англію.

Слъдующею зимою разнесся слухъ, что два иностранныхъ судна, нагруженныхъ товаромъ, съ мертвымъ экипажемъ, были найдены рыбаками у Бълаго Моря. Это были тъ два англійскихъ судна, которыя во время бури отбились отъ экспедиціи Чемслора.

Вернувшись въ Англію, Ченслоръ не засталъ уже Эдуарда VI въ живыхъ, а королева Марія и Филиппъ, выслушавъ его отчетъ о пребываніи въ Московіи, снова отправили его туда для основанія тамъ прочной англійской торговой компаніи, для чего ему поручено было вы-

хлопотать у царя Московскаго всевозможныя льготы и привиллегіи.

Все это удалось Ченслору, какъ нельзя лучше, а сопровождавшіе его Ричардъ Грей и Джорджъ Киллингворсъ посвятили себя основательному изученію страны, нравовъ, потребностей и вкусовъ русскаго народа, чтобы сообщить своему правительству, какіе товары могутъ находить здъсь лучшій сбыть и какіе предметы удобны и желательны для экспорта. Прибыли этой первой англійской торговой компаніи въ первый-же годъ ея существованія были невъроятно велики. Они продавали по 17 руб., равнявшимся по тогдашнему курсу 17 же фунтамъ серебра, кусокъ сукна, стоившій имъ, съ провозомъ и доставкой, ровно 6 фунтовъ.

Понятно, что такое благополучіе не могло не возбудить зависти другихъ странъ. Норвежскія и даже Голландскія суда, нагруженныя товарами, поспъшили вступить конкурренцію съ англичанами, грозя ихъ монополіи. Тогда начались всевозможныя распри и недоразумънія, и Иванъ нашелъ нужнымъ въ свою очередь отправить въ Англію для переговоровъ своего уполномоченнаго, поручивъ ему выхлопотать для русскихъ купцовъ тъ же привиллегіи и права, какими пользовались англичане въ Россіи. Присланный послѣ того изъ Англіи ловкій и пронырливый Дженкинсонъ ухитрился заставить Ивана дать англійской торговой компаніи грамоту, подтверждавшую ея торговую монополію на всемъ пространствъ отъ Съверной Двины до береговъ ръки Оби и свободный отъ пошлинъ провозъ товаровъ въ Бухару и Самаркандъ.

Иванъ не могъ, конечно, не дивиться силъ, мощи и геніальности англичанъ, которыми такъ ловко умълъ поражать его Дженкинсонъ, а безпрерывная борьба и внъ, и внутри государства, которую ему приходилось все время выдержи-

вать, естественно, заставляла его бользненно ощущать свое одиночество. И воть въ его пылкомъ мозгу сразу родилась мысль, отъ которой онъ уже не хотълъ отказываться до самой своей смерти, вступить въ союзъ съ этой державой, которой флотъ, торговля и кредитъ начинали подавлять остальныя державы, и создать себъ изъ этого союза оплотъ противъ своихъ внутреннихъ и внъшнихъ враговъ.

Не смотря на свой уже не молодой возрастъ и свои пять-шесть частью умершихъ, частью живыхъ, не смотря на свои недуги, которые онъ любилъ преувеличивать, но которые тъмъ не менъе существовали, у Ивана явилась мысль встать въ ряды претендентовъ на руку королевы Елизаветы, которой суждено было судьбой возбуждать подобныя желанія, безъ сомнънія, съ политическими видами, почти во всъхъ государяхъ Европейскихъ державъ. Впрочемъ, она отличалась особеннымъ искусствомъ благополучно избъгать этихъ сътей, не оскорбляя и не раздражая никого явнымъ отказомъ.

На тайное поручение Дженкинсона, возложенное на него Иваномъ, со стороны королевы Елизаветы долго не приходило никакого отвъта, такъ что даже торговыя дъла англійской компаніи въ Москвъ начали страдать отъ этого. Тогда Елизавета, понявъ необходимость поправить дізло, отправила въ Москву особо почетнаго посла Томаса Рандольфа. Изъ предписаній, полученныхъ послъднимъ, мы узнаемъ о содержаніи секретнаго порученія Ивана; королева предписывала Рандольфу, обходя, на сколько возможно, вопросъ объ ея рукъ, завърить царя въ ея благорасположеніи къ нему и готовности, въ случаъ несчастія, оказать ему гостепріимство. Значитъ, Иванъ не только сватался за Елизавету, но еще просилъ у нее убъжища въ случав нужды. Неужели онъ въ самомъ дълъ готовился переправиться въ Англію? Да, но онъ хотълъ искать тамъ себъ пріютъ только подъ условіемъ полной взаимности, иначе говоря, онъ не получать больше, самъ могъ предложить; противъ этого возмущалась его гордость. Поэтому онъ требовалъ, чтобы королева, у которой также были непокорные подданные и бунтовщики, а потому и рискъ опасности для своей личности, признала оффиціально Кремль містомъ убіжища, оффиціально предложеннаго ей. Не трудно себъ представить, впечатлъніе могло произвести подобнаго рода требование на гордую дочь Генриха VIII.

Рандольфъ прибылъ въ Москву въ октябръ и засталъ Грознаго въ самомъ неблагопріятномъ расположеніи духа; очевидно, продолжительное молчаніе Елизаветы сильно разгивало Ивана, и потому вплоть до февраля 1569 г. посланный Елизаветы содержался въ Москвъ на положеніи пліннаго, что, впрочемъ, было въ то время далеко не ръдкимъ и не исключительнымъ явленіемъ. Живя въ отведенномъ ему домъ, онъ былъ обреченъ на полное одиночество и никакимъ образомъ не могъ исполнить возложенное на него порученіе.

Наконецъ, послъ 4-хъ мъсяцевъ терпъливаго ожиданія, посолъ королевы Елизаветы удостоился аудіенціи, но безъ обычныхъ почестей и даже не получилъ приглашенія къ царскому столу послъ аудіенціи, какъ это дълалось обыкновенно. Тъмъ не менъе это первое свидание посла съ Иваномъ нъсколько умиротворило царя, и спустя нъсколько дней посолъ былъ снова призванъ во дворецъ среди ночи. Тутъ произошло весьма продолжительное совъщаніе, послъ котораго царь на другой же день отбылъ въ слободу и вернулся въ Москву только спустя два мъсяца. Всъ отнятыя имъ у англійской компаніи привиллегіи были ей снова возвращены, къ нимъ прибавлены еще новыя льготы, въроятно, вслъдствіе какихъ нибудь объщаній Рандольфа, обнадежившихъ царя и польстившихъ его самолюбію.

Но отъ Ивана не такъ-то легко было отдълаться объщаніями. И отправленный имъ вскоръ послъ того въ Лондонъ посолъ потребовалъ осуществленія этихъ надеждъ и объщаній. Пробывъ на берегахъ Темзы цълыхъ 10 мъсяцевъ, посолъ этотъ возвратился къ царю съ письмомъ королевы, весьма туманно объщавшей Ивану свою помощь и содъйствіе и увърявшей его, что она съ большимъ удовольствіемъ увидитъ его своимъ гостемъ, когда ему заблагоразсудится прітхать, онъ будетъ принятъ съ подобающимъ его сану почетомъ, а содержаніе его и его двора она готова принять на свой счетъ.

Вмъсто ожидаемаго союза, вмъсто тъснаго единенія посредствомъ брака, Елизавета изъявляла готовность оказать ему милость.

Это до того взбъсило Ивана, что, утративъ, по обыкновенію, всякое чувство мфры, онъ послалъ Елизаветъ письмо въ родъ тъхъ, какими онъ награждалъ въ это самое время короля Шведскаго. Онъ писалъ ей, что не можетъ допустить мысли, чтобы она сама по себъ осмълилась отнестись такъ пренебрежительно къ Государю, происходящему отъ Римскихъ царей; онъ полагалъ, что она была полная госпожа у себя въ государствъ, а теперь онъ видитъ, что ею управляютъ мужчины, разные любимцы, и что она своей волъ не вольна; между тъмъ, кто правитъ ею, не государи и не короли, а простые мужики. "И сама ты, -- заканчиваетъ Иванъ письмо, -какъ я вижу "подлая дъвка" и ведешь себя такъ, какъ она; я отказываюсь поддерживать дальнъйшія сношенія съ тобой и твоей страной; знай, что Москва можетъ обойтись безъ англійскихъ мужиковъ".

Конечно, эти обиды могли только

заставить Елизавету улыбнуться, но царь не удовольствовался одними словами и прежде даже, чъмъ его письмо достигло королевы, въ Лондонъ дошли слухи, что разгнъванный царь лишилъ англійскихъ коммерсантовъ всъхъ ихъ привилегій и закрылъ англичанамъ провозъ товаровъ въ азіатскіе рынки, конфисковалъ товары и воспретилъ англичанамъ даже мелкую розничную торговлю въ своемъ государствъ. Такимъ образомъ все, что было достигнуто Англіей на востокъ, разомъ были уничтожено. Помочь горю могъ только Дженкинсонъ, и Елизавета поспъшила отправить въ Москву новое посольство съ Робертомъ Бетсъ во главъ и Дженкинсономъ въ качествъ главнаго парламентера.

Однако, условія измізнились. Пославъ гонцы въ Москву извъстить государя о своемъ прибытіи, Дженкинсонъ съ прискорбіемъ узналъ, что вслъдствіе свиръпствовавшей тогда чумы повсюду были поставлены карантины, и гонецъ его былъ задержанъ, другого же гонца чуть было заживо не сожгли за что хотълъ прорваться сквозь карантинъ. Кромъ того, Иванъ въ это время воевалъ съ Швеціей, и, по словамъ русскихъ властей, если Дженкинсонъ попытался бы увидъться съ нимъ онъ рисковалъ бы разстаться съ жизнью, такъ какъ Иванъ, обвиняя его въ неуспъхъ возложеннаго на него порученія, объявилъ, что велитъ отсъчь ему голову, если только тотъ появится въ предълахъ его владъній.

Однако, не испугавшись даже такой угрозы, смълый англичанинъ добрался до Александровской слободы и, въроятно, успълъ уже къ этому времени оправдаться, такъ какъ былъ принятъ очень милостиво. Дженкинсонъ завърилъ Ивана, что дословно передалъ королевъ то, что ему было поручено, и королева, благосклонно принявъ предложеніе царя, поручила Рандольфу вести

объ этомъ переговоры, но послѣдній отрицалъ всякое такое порученіе. Вѣроятно, недоразумѣніе это произошло по волѣ переводчика, добавилъ Дженкинсонъ и такимъ обобразомъ успокоилъ царя. Въ подтвержденіе своихъ словъ онъ досталъ письмо королевы.

Елизавета не только не отвъчала на оскорбительныя слова Ивана, но высказывала, что подданные ея недаютъ ей никакого основанія опасаться за ея безопасность, а потому она не имъетъ надобности искатъ для себя убъжища ни въ одной изъ чужеземныхъ странъ, тъмъ не менъе она питаетъ къ царю самыя дружественныя чувства и, если только онъ согласится забыть свои справедливыя претензіи на ея подданныхъ и вернуть имъ свои милости и благорасположение, то она съ своей стороны готова дать ему самыя въскія доказательства своей дружбы и расположенія.

Видя, что Елизавета не отвъчаетъ дерзостями на его дерзости, Иванъ смягчился и послъ нъкотораго размышленія вернулъ англійской торговой компаніи всъ ея прежнія преимущества и на время отказался отъ всякаго рода тайныхъ соглашеній.

Но—увы!—эти милости были столь же кратковременны, какъ и пребываніе ДженкинсонавъРоссіи. Въ іюлъ 1572 г. этотъ ловкій дипломатъ покинулъ Москву, а въ слъдующемъ году, подъ предлогомъ тайныхъ сношеній англійских купцовъ съ королемъ польскимъ, Иванъ обложилъ ихътовары довольно высокой пошлизаставилъ ихъ платить право ввоза и вобще сталъ проявлять по отношенію къ нимъ строгости. Эти новыя враждебности мотивировались, конечно, тъмъ, что Иванъ разубъдился въ осуществимости своихъ матримоніальныхъ плановъ. Тогда Елизавета отправила къ нему другого посла, но царь заявилъ ему, что, если Елизавета не удовлетворить всъхъ его требованій и желаній, то онъ предоставить монополію торговли въ своей странъ Венеціанцамъ и Нъмцамъ.

Какое ръшеніе приняла послъ этого ультиматума Елизавета, нельзя сказать съ увъренностью, такъ какъ посолъ, привезшій ея отвътъ царю, былъ убитъ громомъ тотчасъ по прибытіи въ Холмогоры, а всъ его бумаги сгоръли вмъстъ съ домомъ, въ которомъ онъ жилъ. Едва ли Елизавета согласилась на требованія Ивана: это было бы слишкомъ невъроятнымъ, -- но какъ бы то ни было, только въ продолжение слъдующихъ трехъ четырехъ лътъ всякія сношенія между Россіей и Англіей, казалось, были прерваны, и возобновить ихъ было не легко.

Впрочемъ, спустя нѣсколько времени царьрѣшилъудовольствоваться въ качествѣ жены не самой Елизаветой, а одной изъ ея племяницъ, Маріей Хастингсъ. и отправилъ въ Лондонъ новаго посла, Федора Ивановича Писемскаго, которому поручено устроить это дѣло.

Правда, какъ разъ въ это время Иванъ взялъ себъ шестую жену, дочь думнаго дворянина Марію Нагую, но это не имъло значенія въ его глазахъ, такъ какъ Нагая была его подданная; даже въ глазахъ самихъ подданныхъ этотъ бракъ, повидимому, не имълъ серьезнаго значенія, такъ какъ самъ отецъ Маріи Нагой, Афанасій Нагой, находился въ составъ той коммиссіи, которой было поручено распросить Робертса относительно качествъ и достоинствъ предлагаемой супруги. Однако, для того, чтобы Марія Хастингсъ могла стать законною супругой царя Московскаго, надо было, чтобы Англія заключила открытый союзъ съ Россіей и обязалась предоставить въ помощь царю свой флотъ и армію противъ Баторія.

Между тъмъ Елизавета не спъшила принять царскаго посла, а когда, наконецъ, ему была назначена аудіенція, то послъднее, важнъйшее условіе договора уже утратило от-

части свой смыслъ. Баторій принудилъ Ивана подписать миръ. Но Московскій посолъ умышленно игнорировалъ этотъ фактъ и упорно стоялъ на томъ, что разъ его государь въ письмъ къ королевъ назвалъ Баторія своимъ врагомъ, то значитъ, Баторій его врагъ, что бы ни говорили о примиреніи Папа всв остальные. Но повидимому. Писемскій прибыль въ Лондонъ. когда посланный Баторія уже успълъ заручиться симпатіями Елизаветы и склонить ее на сторону Польской политики. Однако, хитрая Елизавета не желала открыто ссориться съ Москвой, отъ которой зависъли ея торговые интересы, и потому ловко водила за носъ Московскаго посла. Послъ долгихъ проволочекъ пришла, наконецъ. она съ нимъ въ секретное совъщаніе относительно Маріи Хастингсъ, при чемъ увъряла, что дъвушка, къ сожалънію, не хороша собой, а царь насколько ей извъстно, любитъ красавицъ. Кромъ того, она увъряла, у нея только что была оспа, и потому съ нея теперь нельзя писать портрета, какъ желалъ царь. Тъмъ не менъе Елизавета стала обсуждать различныя подробности возможнаго брака. Но Писемскій даль ей понять, что прежде, чъмъ думать о бракъ, надо было заключить союзъ, и представилъ королевъ мемуаръ, въ которомъ были изложены требованія царя.

Прошло два мъсяца прежде, чъмъ онъ дождался отвъта на этотъ мемуаръ и что же! Королева выражала согласіе заключить союзъ съ царемъ и помогать ему вооруженной силой, но подъ условіемъ, что онъ, съ своей стороны, предоставитъ Англіи полную монополію всей внъшней торговли Россіи. Затъмъ, въ апрълъ мъсяцъ былъ данъ великолъпный пиръ въ честь русскаго посла, во время котораго королева подняла кубокъ и пила за здоровье Ивана, послъ чего Писемскому было объявлено, что Елизавета назна-

чила ему прощальную аудіенцію. Ввиду того, что онъ не быль уполномоченъ принять предложенія Англіи, не лучше-ли было ему вернуться въ Москву и заручиться тамъ новыми полномочіями? Тогда Писемскій заговорилъ о бракѣ, онъ не могъ вернуться въ Москву, не ръшивъ этого вопроса, и настоятельно требовалъ, чтобы ему дали увидъть принцессу, и вотъ Елизавета ръшила позабавить его и себя маленькой комедіей, такъ какъ этотъ предполагаемый бракъ былъ въ ея глазахъ не болѣе, какъ комедія.

Писемскому дали увидъть Марію Хастингсъ въ одномъ изъ загородныхъ дворцовъ, но не въ аудіенціи, а на прогулкъ въ паркъ Онъ пялилъ на нее глаза и выражалъ свое восхищеніе; по словамъ сопровождавшаго его Робертса, Писемскій, при видъ нареченной невъсты своего государя, пятясь задомъ, бъжалъ, закрывая лицо руками, говоря, что долженъ удовольствоваться единственнымъ взглядомъ на этого "Ангела". которому было уже болъе 30 лътъ.

На прощальной аудіенціи Писемскій снова потребовалъ рѣшительнаго отвѣта относительно брака Маріи Хастингсъ, но королева отвѣчала уклончиво, что отправляетъ вмѣстѣ съ нимъ своего уполномоченнаго, который передастъ лично царю ея отвѣтъ.

Къ этому времени портретъ Маріи Хастингсъ былъ готовъ, и послѣ торжественнаго смотра Англійскаго флота въ составѣ 24 судовъ, имѣвшихъ каждое отъ 70 до 90 орудій и не менѣе 1000 человѣкъ экипажа, Писемскій, въ сопровожденіи чрезвычайнаго посла Елизаветы Джерома Бевесъ, отбылъ изъ Англіи.

Бевесу было предписано говорить исключительно только о торговыхъ дѣлахъ, тщательно избѣгая касаться политики и матримоніальныхъ вопросовъ. Инструкціи, полученныя имъ отъ королевы, были

также не изъ такихъ, которыя могли-бы расположить царя въ его пользу. Елизавета не требовала исключительной монополіи, но свой союзъ, который она ставила въ зависимость отъ этого условія sine quà non, еще обставляла довольно странной оговоркой, именно, соглашалась встать на сторону Ивана противъ Баторія и другихъ враговъ царя, лишь послътого, какъ она истощитъ всъ-средства къ ихъ примиренію съ нимъ. Иначе говоря, выходило такъ: "Ты желаешь моего содъйствія, чтобы отплатить Баторію; пусть такъ, но я раньше предупрежду его о твоихъ намъреніяхъ".

По словамъ Бовеса, царь согласился на всѣ эти условія и болѣе, чѣмъ когда либо, желалъ себѣ взять въ жены одну изъ Англійскихъ принцессъ; онъ интересовался протестантскою вѣрой и строго наказывалъ недоброжелателей Бовеса. Наконецъ, въ тотъ моментъ, когда царъдолженъ былъ вручить ему свой вполнѣ удовлетворяющій желанія королевы отвѣтъ, смерть Ивана разомъ уничтожила всѣ блестящіе результаты его миссіи.

 Русская же версія объ этомъ вопросъ совершенно иная: такъ какъ Баторій, вопреки всякимъ правамъ, отняль у царя Полоцкъ и Ливонію, то королева должна была заставить его возвратить все царю; если же Баторій не согласился бы на то, то принудить его силой оружія, взамънъ чего царь объщалъ Англіи монополію нѣсколькихъ портовъ, тогда какъ другіе были предоставлены Французскимъ и Голландскимъ купцамъ. Французскій король только что прислалъ въ Колу нъсколько судовъ и предлагалъ царю свою дружбу, приглашая его отправить пословъ въ Францію. Это значило: видите, мы не имъемъ недостатка въ благорасположении къ намъ иностранныхъ державъ.

Затъмъ снова зашла ръчь о бракъ съ Маріей Хастингсъ. Бо-

весъ утверждалъ, что она хворая и больная, кромъ того, —что она самая отдаленная изъ племянницъ королевы, что въ Англіи, у королевы, есть еще 10 другихъ племянницъ лучше и моложе и т. д. и затъмъ начиналъ вилять, говоря, что никакихъ полномочій относительно ихъ онъ не получилъ, и потому говорить о нихъ не смъетъ.

Тогда разгнъванный царь пригрозилъ ему, что прикажетъ выкинуть его изъ окна, на что смълый англичанинъ отвъчалъ, что царь, конечно, воленъ это сдълать, но что королева, государыня его, сумъетъ отомстить за обиду, нанесенную ея послу. Тогда царь поспъшно отпустилъ Бовеса изъ своего присутствія, а по уходъ его выразилъ одобреніе его поведенію и желаніе имъть такихъ-же върныхъ слугъ.

Немного спустя Бовесъ имълъ еще одну секретную аудіенцію, во время которой царь желалъ говорить съ нимъ исключительно о своихъ матримоніальныхъ планахъ, но Бовесъ все время уклонялся и, наконецъ, сталъ просить разръшенія царя отправить въ Англію гонца сухимъ путемъ, чтобы получить отъ королевы болъе широкія полномочія, а на отказъ царя заявилъ, что въ такомъ случаъ ему ничего болъе не остается здёсь дёлать; онъ намъренъ вернуться въ Англію, королева приказала ему вернуться сухимъ путемъ.

— Чтобы выдать меня моимъ врагамъ!—воскликнулъ взбѣшенный царь.—Я этого не потерплю! И такъ какъ ты явился сюда не для серьезныхъ переговоровъ, то можешь убираться сейчасъ же съ тѣмъ, съ чѣмъ пріѣхалъ!

Но три дня спустя царь снова потребоваль его къ себъ и на этоть разъ высказаль минимумъ своихъ требованій, т. е. наступательный союзъ противъ Баторія для отвоеванія у него Ливоніи. На это Бовесъ отвъчаль, что королева, бу-

дучи очень богобоязненна, противъ всякаго рода завоеваній. "Да это вовсе не завоеваніе! — воскликнулъ царь, —Ливонія — исконное наше наслъдіе! — "Да, такъ-ли"? — спросилъ Бовесъ. — "Мы не просимъ королеву быть судьей между нами и королемъ Польскимъ, а ждемъ ея согласія оказать намъ содъйствіе"! — сказалъ царь и тутъ же назначилъ прощальную аудіенцію на 20 февраля.

Бользнь Грознаго заставила отсрочить эту аудіенцію, а 18-го марта Бовесъ узналъ о смерти Ивана и, какъ нъкогда Рандольфъ, очутился плъннымъ въ Москвъ вплоть до мая, когда вступившій на престолъ сынъ Ивана Өеодоръ отослалъ его обратно къ королевъ съ письмомъ, гдъ не было и ръчи ни о матримоніальныхъ проектахъ, ни о монополіи и привиллегіяхъ англійскихъ торговыхъ компаній.

По словамъ Хорслея, недруги Бовеса покушались даже на его жизнь, но это врядъ-ли была правда, такъ какъ въ то время полнымъ господиномъ въ Москвъ былъ Борисъ Годуновъ, который, какъ намъ извъстно, правда, тайно, послалъ Бовесу подарокъ съ увъреніями въ своемъ благорасположеніи къ нему и къ Англіи. Не смотря на препирательства и переговоры Бовеса, въ это время на правомъ берегу Двины выросталъ городъ, объщавшій стать второю Нарвой, и строился Голландцами портъ, гдъ одно время сосредоточивалась вся морская торговля страны, совершенно вырванная изъ рукъ Англійской монополіи. Городъ этотъ былъ Ар-

Въ 1838 г. Князь Велигорскій, во время пребыванія своего въ Италіи, случайно отыскалъ портретъ Ивана Грознаго, хорошо и тщательно исполненный масляными красками и вполнъ хорошо сохранившійся, будто бы писанный въ 1570 г. и отправленный въ Лондонъ, гдъ его

хангельскъ.

пріобрълъ русскій консулъ—въ Генув, у одного изъ Лондонскихъ антикваровъ. Странно, однако, что ни въ одномъ изъ русскихъ или англійскихъ источниковъ мы не находимъ упоминанія о томъ, что

какое-либо изображеніе Ивана было отправлено въ Англію; тъмъ не менъе это все же могло быть возможно.

Пер. А. Энквистъ.

(До слъд. М-ра).



# Изъ дневника.

Какъ хочется вѣрить, что день настаетъ, И минула ночь роковая, Что блещетъ огнями далекій восходъ, Томительный мракъ разгоняя.

Какъ хочется думать, что тучи ушли, И съ ними затихло ненастье, Что солнце всплываетъ въ прозрачной дали, Суля намъ надежды и счастье.

Мы долго и страстно мечтали о немъ, Искали привътливой ласки, Но счастье казалось намъ призрачнымъ сномъ, Доступнымъ лишь въ грезахъ да сказкъ.

И нынъ, когда изъ лазурныхъ высотъ Къ намъ льются горячія волны— Намъ трудно повърить, что близокъ восходъ,— Мы прежнимъ сомнъніемъ полны.

Но если ты, солнце, не призракъ, не ложь, Скоръй подари насъ разсвътомъ, Согръй насъ весеннимъ привътомъ,—
Ты жизнь намъ и счастье несешь...

Минувшее горе забывъ навсегда, Съ торжественнымъ кликомъ— свободы, Мы радостно станемъ подъ знамя труда Во имя родного народа...

Сергъй Оедоренко.





Я. Недымова.

Около четверти въка тому назадъ итальянскій астрономъ Скіапарелли открылъ на поверхности нашего сосъда Марса въ высшей степени замъчательныя образованія, которыя онъ назвалъ "каналами". Весьма благопріятныя условія наблюденія (Марсъ находился тогда въ такъ наз. великомъ противостояніи) зволили ему тщательно изучить эти образованія и составить ихъ подробную карту. Съ тъхъ поръ "каналы" неоднократно наблюдались и многими другими астрономами, а нъкоторые изъ нихъ, какъ Пикерингъ, Лоуэль сдълали ихъ предметомъ спеціальнаго изученія. Едва ли какой-нибудь другой астрономическій объектъ пользуется такой популярностью среди широкой публики, какъ упомянутые Марсовы "канаобъясняется прежде лы", и это всего тъмъ, конечно, что съ ними связанъ вопросъ такого высокаго интереса, какъ проблема обставновки сосъдней съ нами планеты. Однако, въ самое послѣднее время неожиданно добыты были въскія данныя, кореннымъ обравішовнамки смоє господствовавшія до сихъ поръ представленія о природъ этихъ загодочныхъ образованій и переносящія вопросъ на совершенно иную почву.

"Каналы" — это тонкія, темныя прямыя линіи, проръзывающія Марсовы материки изъ концавъконецъ по самымъ разнообразнымъ напра-

вленіямъ. Такъ какъ они соединяютъ между собой различные водные бассейны и поражаютъ необыкновенною правильностью своихъ очертаній, то первая мысль, возникающая при ихъ наблюденіи, та, что это—"каналы". Болъе близкое ознакомленіе съ ними показало, од-



Каналы на Марсѣ, по наблюденіямъ Скіапарелли.

нако, что эти "каналы" Марса могутъ имъть, по меньшей мъръ, лишь самое отдаленное сходство сътъми каналами, какіе мы знаемъ у себя на Землъ. Дъйствительно, вообразите себъ каналы, тянущіеся на тысячи верстъ и достигающіе иногда 200—300 верстъ ширины!

Digitized by Google

Если можно называть сооруженія длиною съ Волгу и шириною съ Балтійское море каналами, то, разумъется, лишь условно. Тъмъ не менъе, непонятная правильность ихъ очертаній какъ-то невольно навязываетъ мысль объ ихъ искусственномъ происхожденіи. Предложено было множество различныхъ теорій относительно сущности этихъ загадочныхъ образованій, и лишь немногія изъ нихъ разсматривали каналы, какъ продуктъ естественныхъ силъ природы. Большая же часть гипотезъ опиралась на цълесообразную дъятельность разумныхъ живыхъ сущестъ, техническія знанія и средства которыхъ неизмъримо выше всего того, что намъ приходится видъть на Землъ. Въ общемъ всъ склонны были считать темныя линіи за настоящіе каналы, сооруженные обитателями Марса съ цълью урегулировать распредъленіе воды на ихъ планетъ.

Теорія эта находить себъ опору въ нъкоторыхъ особенностяхъ климатическихъ и топографическихъ условій Марса. Есть основаніе предполагать, что моря и океаны этой планеты очень мелки и скоръе представляютъ собой какъ бы обширныя болотистыя равнины; по крайпей мъръ иначе нельзя объяснить того обстоятельства, что до сихъ поръ не удавалось замътить въ океанахъ Марса отраженія солнечнаго диска. Съ другой стороны, неоднократно наблюдалось чрезвычайно быстрое уменьшеніе бълыхъ пятенъ у его полюсовъ, пятенъ, которыя, по всей въроятности, представляютъ собой скопленія снъга (или твердой углекислоты). Столь быстрое таяніе большого количества льда и снъга, при незначительной глубинъ Марсовыхъ морей и океановъ, должно было вызывать грандіозныя наводненія, на что имъются даже добытыя наблюденіемъ указанія. При подобныхъ условіяхъ, сооруженіе съти широкихъ каналовъ, соединяющихъ отдъльные водные бассейны, является въ высшей степени цълесообразнымъ, и нътъ ничего невозможнаго въ томъ, что жители Марса уже съ древнихъ временъ употребляли всъ усилія къ тому, что обезопасить себя указаннымъ путемъ отъ частыхъ, опустошительныхъ весеннихъ наводненій.

Въ 1880-82-г.г. усмотрѣна была одна особенность Марсовыхъ "каналовъ , еще болъе увеличившая ихъ загадочность, именно, замъчено было, что въ опредъленное время года (тогда, когда на Марсъ весна) каналы удваиваются: параллельно каждому каналу на близкомъ отъ него разстояніи возникаетъ новый, сопровождающій его на всемъ протяженіи. Это обстоятельство, повидимому, прямо подтверждаетъ теорію искуственнаго происхожденія каналовъ: согласно теоріи, второй каналъ существуетъ круглый годъ, но русло его сохраняется сухимъ и открывается при помощи шлюзовъ лишь въ эпохи особеннаго обилія воды. Съ этой точки зрънія становится понятнымъ, почему весь каналъ возникаетъ сразу по всей

Слъдуетъ замътить, что для объясненія особенностей, каналовъ предложены были и другія теоріи, также болъе или менъе остроумныя, но почти всъ онъ, какъ мы уже говорили, опираются на разумную дъятельность обитателей сосъдней планеты. Мы упомянемъ здъсь лишь про гипотезу Вильгельма Мейера, авторъ "Мірозданія". Необыкновенная ширина "каналовъ" заставляетъ его отказаться отъ теоріи воднаго ихъ происхожденія и разсматривать эти образованія, какъ рядъ оазисовъ, широкой полосой расположенныхъ пустынныхъ материкахъ Марса, вдоль сухопутныхъ путей сообщенія; подобную картину представляла-бы, въроятно, напр., Тихоокеанская желъзная дорога при наблюденіи съ большаго разстоянія: рядъ оазисовъ, богатыхъ густой растительностью, выступаетъ на свътломъ

фонъ степи или пустыни въ видъ темной линіи, пересъкающей материкъ.

Загадочность "каналовъ" увеличивалась еще цълымъ рядомъ, повидимому, незначительныхъ фактовъ, внушавшихъ нъкоторымъ астрономамъ сомнъніе въ реальности этихъ образованій. Такъ, Скіапарелли еще въ 1888 г. замътилъ, что одинъ небольшой каналъ въ теченіе двухъ лътъ ръзко измънилъ свое первоначальное положеніе, повернувшись на уголъ въ 60°; наблюденіе съ несомнънностью устанавливало этотъ фактъ, а между

тъмъ онъ не укладывался въ рамки ни одной серьезнойтеоріи. Особенно смущали астрономовъ нъкоторыя явленія, связанныя съ удвоеніемъ каналовъ.

Такъ, оказалось, что при удвоеніи неръдко наблюдается легкое уклоненіе обоихъ каналовъ отъ прежняго направленія, фактъ необъя с ни мый, если представлять себъ "каналы" принадлежа-

щими самой поверхности планеты. Далье, замъчено было, что взаимное разстояніе нъкоторыхъ двойныхъ каналовъ (выраженное въ градусахъ Марса) измъняется съ удаленіемъ этой планеты отъ наблюдателя. Подозрительнымъ казалось, наконецъ, и то, что въ нъкоторыя сильныя трубы вовсе не удалось замътить никакихъ каналовъ, въ то время какъ они очень ясно и въ большомъ количествъ видны были въ трубы такой же или даже меньшей силы. Такъ, въ 26-ти-дюймовый Вашингтонскій рефракторъ и въ исполинскій теле-

скопъ Ликской обсерваторіи не было усмотръно даже слъдовъ каналовъ; съ другой стороны, такіе наблюдатели, какъ Лоуель и Пикерингъ вполнъ подтвердили наблюденія Скіапарелли. Все это настраивало нъкоторые умы очеь скептически, и раздавались голоса, утверждавшіе, что наиболъе тонкіе каналы, такъ же какъ и нъкоторые неясно наблюдаемые двойные, суть лишь оптическія иллюзіи.—Но все же подвергать сомнънію реальность всей съти каналовъ никто не ръшался, кромъ развъ Грина: этотъ проницательный наблюдатель уже

давно утверждалъ, что "каналы" Марса представляютъ собой лишь воображаемую границу различно оттъненныхъ областей и не имъютъникакого реальнаго существования

Такъ обстояло дъло до самаго послъдняго времени, когда два астронома Гринвичской обсерваторіи Эвансъ и Маундеръ доказали рядомъ систематическихъ

опытовъ мнимую реальность тѣхъ "каналовъ", надъ изученіемъ которыхъ неутомимо трудилось цѣлое поколѣніе искусныхъ наблюдателей.

Опыты Эванса и Маундера производились слъдующимъ образомъ. Круглый дискъ отъ 3-хъ до 6-ти дюймовъ въ діаметръ предлагался въ классъ, какъ объектъ для срисовыванія учениками. Дъти въ возрастъ 12-14 лътъ, числомъ 20, разсаживались на различныхъ разстояніяхъ отъ диска (17—38 фут). Каждому давали бумагу, на которой начерченъ былъ кругъ 3-хъ дюй-



Карта Марса, предложенная для срисовыванія гринвичскимъ школьникамъ.

мовъ въ діаметрѣ, и на этотъ кругъ предлагалось зарисовать всв детали, видимыя на дискъ. На дискъ же изображались различные участки поверхности Марса, скопированные съ астрономическихъ картъ, такъ, что на немъ вовсе не обозначались каналы. Всъ рисовавшіе мальчики никогда не наблюдали Марса въ телескопъ, незнакомы были съ его картами и оставались въ совершенномъ невъдъніи относительно того, что собственно изображалъ предлагавшійся имъ узоръ и для какой цъли велись опыты. Дискъ

лей, оказалось по нъскольку тонкихъ прямыхъ линій, соединявщихъ нарисованныя на дискъ пятна. и главное—линіи эти были вполнъ сходны съ тъми, которыя обозначали "каналы" на картахъ Скіапарелли. На рисункахъ различныхъ лицъ неръдко воспроизводились одни и тъже "каналы", такъ что можно было думать, что они срисовывали ихъ съ одной модели. При повтореніи опытовъ надъ тіми же лицами число каналовъ на рисункахъ увеличивалось; неръдко оказывалось, что съ дальняго разстоя-

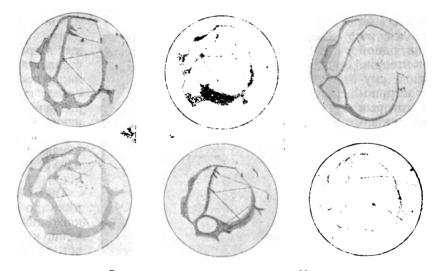

Рисунки школьниковъ съ карты Марса.

22,5 фут. 25.5 28,5 фут. 25,5 "

37,5 **фу**т. 34,5

хорошо освъщался, и вообще условія работы были по возможности наилучшія. Старались не дълать никакихъ намековъ и не давать мальчикамъ никакихъ прямыхъ указаній на то, что требовалось зарисовать: имъ предлагали рисовать только то, что они ясно и отчетливо видятъ на дискъ, при чемъ наблюдали, чтобы каждый рисовалъ самостоятельно, не заглядывая въработы своихъ сосъдей.

Въ результатъ получилось нъчто совершенно неожиданное: на всъхъ рисункахъ, сверхъ обычныхъ дета-

нія начинали "видѣть" такіе каналы, которыхъ не видали раньше съ болѣе близкаго. Слѣдуетъ прибавить, что во все время производства опытовъ (они длились почти цѣлый годъ) мальчикамъ не сообщалось ни слова о значеніи и результатахъ экспериментированія, такъ что предполагать съ ихъ стороны сознательный обманъ—немыслимо.

Имъя на рукахъ множество рисунковъ, полученныхъ при самыхъ разнообразныхъ условіяхъ, Эвансъ и Маундеръ сочли себя вправъ сдълать опредъленный выводъ на ос-

нованіи этого матеріала. Выводъ ихъ таковъ: вполнъ нормальные люди, обладающіе хорошимъ зръніемъ, вовсе не знакомые съ картами Марса, усмотръли очертанія, совершенно сходныя съ его "каналами" на такомъ объектъ, глъ не было и слъда ихъ. Очевидно, мы имъемъ дъло съ своеобразной оптической иллюзіей, обусловленной какими-нибудь специфическими особеностями наблюдаемыхъ ровъ; мнимые каналы, безъ сомнънія, воображаемыя границы двухъ смежныхъ и неодинаково освъщенныхъ областей или же продуктъ мысленнаго соединенія отдъльныхъ точекъ, расположенныхъ на одной прямой. — И такъ, — заключаютъ Эвансъ

Маундеръ — наблюдатели Марса срисовывали, разумъется, то, что они дъйствительно видъли, но все же ихъ "каналы" имъютъ не большую реальность, нежели тв, которыхъ "видъли" гринвичскіе школьники". Было бы, конечно, черезчуръ поспъшно признавать за этими опытами окончательное, ръшающее значеніе; благоразуміе требуетъ повременить и выслушать по этому поводу мивніе твхъ наблюдателей Марса, которые неоднократно наблюдали "каналы" и вложили массу труда на изслъдование этихъ загадочныхъ образованій.

Я. Недымовь.





### Островъ Сахалинъ.

(Географическій очеркъ).

У. П.

Въ настоящее время, когда весь міръ съ напряженнымъ вниманіемъ слъдитъ за событіями на Дальнемъ Востокъ, всю читающую публику, ясное дъло, стали интересовать общирныя владънія Россіи на далекой ея окраинъ.

Между этими владъніями уже съ давнихъ поръ привлекаетъ къ себъ вниманіе не только русскихъ, но и иностранцевъ пресловутый островъ Сахалинъ, о которомъ тъмъ не менъе въ нашей литературъ сообщеній весьма немного. Это обстоятельство главнымъ образомъ и служитъ причиною того, что въ нашемъ обществъ сложилось о невъдомомъ ему "островъ скорби и печали" не только смутное, но и самое превратное понятіе.

Какъ о сфинкс въ древней Греціи, у насъ сплошь и рядомъ ходятъ легендарные разсказы о жизни на Сахалинъ, его климатъ, флоръ и фаунъ. Многіе представляютъ себъ этотъ островъ чуть-ли не затертымъ въчными льдами холоднаго моря, угрюмо глядящимъ своими скалистыми берегами, безъ малъйшаго

признака растительности даже и вълътнее время года на каждое морское судно; многіе убъждены вътомъ, что на Сахалинъ царятъ постоянные дожди, туманы, вьюги и снъжныя мятели; многіе думаютъ, что на этомъ островъ бываетъ не болъе 5-6 ясныхъ дней въ году, и поэтому никакая культура на немъ, вслъдствіе его климатическимъ условіямъ, — совершенно невозможня

Среди интеллигенціи Сахалинъ за его (якобы) убійственный климатъ называютъ "Чертовымъ островомъ", надъляя его въ изобиліи всевозможными недостатками.

Между тъмъ Сахалинъ во всъхъ отношеніяхъ представляетъ собою одно изъ богатъйшихъ мъстъ Россійской Имперіи, какъ по своимъ минеральнымъ богатствамъ, такъ и по разнообразію флоры и фауны. Что-же касается до его климата, то въ этомъ отношеніи островъ долженъ быть раздъленъ на три полосы—съверный Сахалинъ, средній и южный; первый съ климатомъ нашей съверной тундры, второй съ

климатомъ юга Бълаго моря, третій-же даже болъе, чъмъ съ умъреннымъ климатомъ.

Если обратить вниманіе на географическое положеніе Сахалина, то мы увидимъ, что южная его оконечность— 47° с. ш. — соотвътсвуетъ широтъ Ростова на Дону, съверная же его оконечность—54° с. ш.— одинакова съ широтою Могилева. Изъ этихъ данныхъ, впрочемъ, нельзя еще выводить заключенія о средней годовой температуръ этихъ мъстъ, такъ какъ здъсь приходится считаться еще со многими причинами, измъняющими ее и, главнымъ образомъ, —понижающими.

Среди этихъ причинъ, какъ наиболъе важныя, слъдуетъ отмътить: вліяніе господствующихъ холодныхъ вътровъ и дъйствіе морскихъ теченій. И то, и другое одинаково неблагопріятно для сахалинскаго климата.

Господствующими вътрами являются здъсь зимой-съверный и западный, лътомъ же-южный и восточный; всв эти вътры холодные, такъ какъ они притекаютъ съ съверныхъ частей материка и съ Охотскаго моря, неръдко даже и среди лъта покрытаго массами пловучаго льда. Впрочемъ, одинъ южный ввтеръ, безъ дъйствія восточнаго. температуру острова понижаетъ незначительно, а иногда не оказываетъ на нее и совсъмъ никакого вліянія.

Морскихъ теченій у береговъ Сахалина считаютъ три полодныхъ теченій, начинающихся въ Охотскомъ морѣ,—два; одно изъ нихъ идетъ съ сѣверо-восточной части моря къ юго-западу и, раздѣляясь на два рукава сѣверной оконечностью острова, огибаетъ его берега: съ востока до мыса Терпѣнія и съ запада до исчезновенія въ водахъ сѣверной части, Японскаго моря, гдѣ оно сливается съ другимъ холоднымъ теченіемъ. Второе холодное теченіе идетъ съ сѣверо-запада Охотскаго моря на югъ западнымъ

берегомъ острова и теряется съверной части Японскаго Третье сахалинское теченіе теплое; оно называется "Тсусимскимъ" и представляетъ собою вътвь Японскаго теченія Куро-сиво; въ проливъ Лаперуза оно также раздъляется на два рукава, изъ которыхъ одинъ достигаетъ мыса Терпънія, другойже идетъ западнымъ берегомъ острова. Восточный рукавъ этого теплаго теченія оказываетъ на климатъ южнаго Сахалина вліяніе значительно меньшее, чъмъ западный. Послъднее обстоятельство дало поводъ къ возникновенію новой гипотезы, по которой у береговъ Сахалина существуетъ еще одно, третье холодное теченіе-идущее изъ Охотскаго моря черезъ Лаперузовъ проливъ въ Японское море и отраженное тутъ вслъдствіе меньшей плотности воды (теченія) обратно-къ берегамъ Сахалина, вдоль которыхъ оно и направляется къ съверу, парализуя въ значительной мъръ дъйствіе теплаго теченія.

Итакъ, господствующіе вътры, морскія теченія и холодное Охотское море—вотъ три причины, создавшія неблагопріятныя климатическія условія острова; неблагопріятныя, впрочемъ, относительно.

Не смотря на значительное протяженіе Сахалина съ съвера на югъ (около 890 верстъ) разница въ климатъ всъхъ трехъ его частей не такъ рельефна, какъ слъдовало бы того ожидать. Причина этого опять что при таки кроется въ томъ, столь значительной длинъ своей, островъ имъетъ въ то-же время въ ширину только отъ 25 до 200 вер. а благодаря столь узкой площади его, неблагопріятное вліяніе Охотскаго моря, ясное дъло, легко отражается иногда даже на его западномъ берегу.

тровъ, то намъ станетъ ясно то беззащитное положеніе, въ которомъ находится этотъ пасынокъ природы—островъ Сахалинъ.

Дъйствительно, высочайшей горной цъпью Сахалина является Западный хребетъ, средняя котораго равна 3000 фут., а высочайшій изъ его пиковъ-*Ля-Мартиньеръ*—достигаетъ высоты почти 5000 фут.; предпослъднее-же мъсто по своей высотъ занимаетъ здъсь хребетъ *Восточный*, средняя сота котораго равна только 660 фут., и высшей точкой его служитъ веримъющая Tiaba, 2000 фут. Отсюда только около уже ясно видно, что горныя цъпи острова расположены на немъ въ порядкъ для его климата наименъе выгодномъ; имъй-же, наоборотъ, Восточный хребеть высоту Запад. наго-островъ былъ въ значительно большей мъръ защищенъ отъ вліянія холоднаго Охотскаго моря.

Кромъ этихъ двухъ хребтовъ, на Сахалинъ существуютъ еще слъдующее: Съверный Центральный, Южный Центральный и Тонино Анивскій. Первый, какъ показываетъ и самое название его, расположенъ въ съверной части острова; онъ тянется съ съвера на югъ, немного ближе къ западному берегу, и начинаясь у мыса Елизаветы достигаетъ до 510 21' с. ш.; по причинъ незначительной высоты своей (отъ 400 до 600 фут.) въ защитъ острова отъ холодныхъ восточныхъ вътровъ онъ играетъ невидное значеніе; тъмъ не менъе на небольшой площади между мысами Маріи и Елизаветы вліяніе даже и этого невысокаго хребта выражено крайне рельефно; не смотря на то, что даже значительно южиће этихъ мысовъ на Сахалинъ раскинута тундра съ ея лишаями и мхами, --- здъсь флора мало чъмъ отличается отъ флоры средняго Сахалина.

Южный Центральный, или Сусунайскій хребеть имъеть до 2500 ф. высоты и, начинаясь мысами Анив-

скаго залива Соя и Чиписань, онъ идетъ до мыса Сусунай на берегу Охотскаго моря. Тонино-Анивскій хребетъ имъетъ въ среднемъ около 1500 фут; начинаясь у мыса Анива, онъ кончается мысомъ Тонинскимъ и служитъ какъ-бы границею анивскаго полуострова. Последніе два хребта совершенно не защищаютъ долины, расположенной у залива Мордвинова и бухты Буссе отъ дъйствія южныхъ вътровъ и, не смотря на то, что со всъхъ остальныхъ трехъ сторонъ эта площадь защищена, -- слъдствіе дъйствія одного только южнаго вътра, который направляется сюда съ южной части Охотскаго моря, — мъстность почти ничъмъ не отличается отъ тундръ съвернаго Сахалина, тогда какъ за Сусунайскимъ хребтомъ даже значительно съвернъе растеть дикій виноградъ.

Кончая на этомъ обзоръ условій, на которыхъ создался климатъ Сахалина, для большей законченности настоящаго труда, я приведу здъсь данныя, добытыя семнадцатилътнимъ производствомъ метерологическихъ наблюденій въ трехъ различныхъ его округахъ — Александровскомъ, Рыковскомъ или Тымовскомъ и Корсаковскомъ. По этимъ даннымъ средняя температура (вездъ по Цельсію) въ Александровскъ выражается --10.2° при тахітпт'в въ среднемъ +25,2° и minimum'ъ-35,4°; въ Рыковскъ – 1.1° при тахітит' + 34,8° и тіпітит' т. 48, и — въ Корсаков т.  $+2.4^{\circ}$  при maximim'  $\pm +35,1^{\circ}$  и minimum' ф — 20.3°... Кром ф того, по тъмъ же наблюденіямъ, число дней съ осадками вообще (какъ-то: дождемъ, снъгомъ, градомъ, крупой и туманомъ, включая сюда дни съ грозой и съ бурей, а также и дни съ сухимъ туманомъ \*) выражается въ среднемъ, въ теченіе года, для Александровска 143, для Рыковска 172 и для Корсаковска 139.

<sup>\*) &</sup>quot;Сухой туманъ" происходить здёсь не редко отъ облаковъ дыма при лесныхъ пожарахъ—"палахъ".



Изъ приведенныхъ данныхъ становится уже вполнъ ясно, что климатъ Сахалина далеко не "убійственный", какъ это думаетъ большинство, и даже наоборотъ; что касается до Корсаковска, то въ общемъ его климатъ, близко подходя къ Петербургскому, значительнъе здоровъе послъдняго, мягче и даже нъсколько теплъе.

Распространенность ложнаго понятія о климатъ Сахалина, проникшаго въ наше общество, отчасти можно объяснить следующими двумя причинами: во-первыхъ тъмъ, что всъхъ лицъ присужденныхъ къ ссылкъ на Сахалинъ, передъ отправленіемъ туда свидьтельствують, для опредъленія способности перенесенія ими морского путешествія; большинство-же, не зная цъли подобныхъ освидътельствованій, приписываетъ, на основаніи факта ихъ существованія, отрицательныя чества сахалинскому климату, предполагая, что медицинское заключение въ данномъ случав требуется для опредъленія вопроса: могутъ-ли данные субъекты перенести климатическія условія Сахалина?

Это-разъ; а во-вторыхъ, тъмъ-же заблужденіемъ общество обязано въ значительной мъръ сахалинскому чиновничеству, которое, всячески раздувая въ его глазахъ "опасности и трудности своей службы на островъ, возводитъ напраслины и на его климатъ---дескать: "намъ ради службы даже и здоровьемъ приходится поступаться!.. Вотъ какъ стараемся"!.. Дълается же это ими для чтобы въ глазахъ нашего правительства поднять престижь своей службы и лишній разъ подтвердить ему о необходимости оставленія навсегда существующихъ великихъ милостей и широкихъ льготъ для служащихъ на Сахалинъ, а кромъ того еще и съ тою цълью, чтобы отвадить всякую конкуренцію на право занятія должностей со стороны россійскаго чиновничества.

На самомъ же дълъ сахалинскій климать, за исключеніемъ его крайняго съвера, и то не всего, (мъстность между мысами Маріи и Елизаветы и еще нъсколькихъ мъстъ), находящихся въ крайне невыгодныхъ условіяхъ, далеко не вреденъ для здоровья и во всякомъ случаъ въ этомъ отношеніи благопріятнъе климата Владивостока.

Разнообразіе климатическихъ условій острова породило и разнообразіе его флоры; такъ, напримъръ: наряду съ лишаями и мхами крайней съверной части его, на югъ въ во то-же время ростетъ въ довольно въ большомъ количествъ дикій виноградъ. Вообще-же на Сахалинъ можно видъть представителей флоры и съверной Японіи, и Приморской области, и прибрежій Охотскаго моря, (на Камчаткъ, на материкъ Америки и на островахъ Японіи). Богаче всего растительное царство острова въ его юго-западной части, бъднъе же всего въ съверо-восточной. Среди его древесныхъ породъ краснольсье встръчается почти повсюду и состоитъ главнымъ образомъ изъ пихты и ели (сосны на Сахалинъ нътъ ни одной); что же касается до чернолъсья, то оно, по количеству разнообразныхъ экземпляровъ его составляющихъ, является на Сахалинъ очень богатымъ; тутъ попадаются цълыя заросли столътнихъ тополей, дубовыя рощи, а также въ громадномъ количествъ ива, вязъ, называемый здъсь ильмой, ольха, ясень, боярка, черемуха, рябина, ракита, кленъ, береза обыкновенная и желтая береза (betula ermani). Опушка сахалинскихъ лъсовъ-кустарникъ-по разнообразію своихъ породъ также очень богата; главное мъсто, по количеству, среди кустарника занимаетъ малина, затъмъ моховка, крыжовникъ, дикій виноградъ, шиповникъ (rosa rugosa) бузина, тальникъ, волоснецъ, жимолость, нъсколько видовъ таволги, бересклетъ, (evonimus), грецкій оръшникъ, актипидія, курильскій бамбукъ (arundinaria kurllensis) и

ДD.

Среди Сахалинскихъ травъ заслуживаютъ вниманія ангелофилумъ (апgelophyllum ursinum). Это очень красивое однольтнее растеніе изъ семейства зонтичныхъ съ дудчатымъ
стеблемъ, достигающее полусаженной
высоты и около 2½ вершковъ въ
діаметръ; кромъ ангелофилумъ здъсь
масса различныхъ лилій, лопуховъ,
достигающихъ гигантскихъ размъровъ, какалій, фіолетовыхъ касатиковъ, сахалинской гречехи, чернобыльника, бълой черемицы, вероники, крапивы и борца.

Трава "борецъ" (aconitum) благодаря своей распространенности чуть ли не по всему острову, являясь крайне ядовитой травой, приносить населенію острова много бъдъ, такъ какъ ею отравляется очень часто скотъ. Помимо отравы скота, ссыльные отравляютъ также борцомъ и

разнообразіи сахалинской

флоры, фауна его является тою-же самой, что и на материкъ Азіи; здъсь масса медвъдей, лисицъ, оленей, выдръ, соболей, а также въ большомъ количествъ водятся здъсь кабарга, зайцы, волки, лоси, бълки, пыжыки, выхухоль и другіе. Что касается до распредъленія сахалинской флоры въ зависимости отъ широтъ, то въ этомъ отношеніи, не смотря на большое протяженіе ост-

рова съ съвера на югъ, виды

одинаково рапространены во всъхъ

его частяхъ.

другъ друга.

При

Здѣсь нельзя не отмѣтить слѣдующаго любопытнаго факта: на Сахалинѣ совершенно отсутствуютъ нѣкоторые изъ звѣрей, водящіеся на материкѣ южнѣе 52° с. ш., не смотря на то, что климатическія условія для ихъ жизни здѣсь былибы гораздо благопріятнѣе. Этотъ странный съ перваго взгляд фактъ объясняется очень просто: дѣло вътомъ, что въ періодъ догеологическаго переворота, когда еще Сахалинъ ве былъ островомъ, прибли-

зительно около 52° 15′ с. ш. находился перешеекъ, соединяющій его съ материкомъ Азіи; по этому перешейку на Сахалинъ и перешли всъ насъляющія его животныя, кромъ тъхъ видовъ, которые на материкъ Азіи до 52° 15′ с. ш. съ юга не подымались. Подтвержденіемъ этого предположенія можетъ служить то обстоятельство, что на Сахалинъ встръчаются птицы, живущія на материкъ только въ мъстахъ, расположенныхъ значительно южнъе.

Что касается до рыбы, то главнъйшіе виды ея на Сахалинъ слъдующіе: сельдь, махня, чевица, налимъ, плотва, щука, форель, горбуша, кэта и кунжа; послъдніе три вида относятся къ семейству лососевыхъ,причемъ горбуша и кэта близкоподходятъ къ семгъ.

Кром'в того у береговъ Сахалина по Татарскому проливу въ громадномъ количеств'в водятся киты.

Большинство сахалинскихъ ръкъгорныя, а потому для жизни рыбъонъ неудобны; въ нихъ главнымъобразомъ преобладаютъ, по количеству, рыбы такъ называемыя проходныя", которыя заходятъ въ ихъустья періодически—на время нереста, постоянныхъ-же (налимъ, плотва, щука,) сравнительно немного, и водятся онъ исключительно почти въ нижнихъ теченіяхъ этихъ ръкъ.

Въ одинъ Татарскій проливъ вдоль западнаго берега Сахалина впадаетъ болъе 200 ръкъ, но всъ онъ носятъ характеръ горныхъ ручьевъ и, за иссключеніемъ 5 или 6, имъютъ не

болъе 30 верстъ длины.

Главнъйшія ръки Сахалина—большая Тымь, Поронай, Некаро — въсредней части острова и Найбучи, Лютога и Сусуя — въюжной его части. Большая Тымь имъетъ свыше 350 верстъ длины, Поронай — свыше 200 верстъ, Некаро — около 80 вер. Найбучи — около 150 верстъ, Лютога — около 200 верстъ и Сусуя — 100 в.

Но и эти ръки, не смотря на свои значительные размъры, благо-

Digitized by Google

даря быстрымъ теченіямъ, порогамъ и водопадамъ, а также сильнымъ обмеленіямъ, для судоходства неудобны. Лучшей въ этомъ отношеніи является рѣка Поронай, она вполнъ судоходна на протяженіи 100 верстъ отъ устья.

Среди сахалинскихъ озеръ слъдуетъ отмътить, какъ самое большое,—озеро Тарайка; оно расположено близь устья ръки Поронай и имъетъ около 90 кв. верстъ; затъмъ озеро Тунайчи близь залива Мордвинова—70 кв. верстъ, и изъ пръсноводныхъ—озеро Ому-то.

При этомъ слъдуетъ отмътить, что всъ какъ есть сахалинскія озера безъ исключенія расположены очень характерно—близь морскихъ береговъ острова,— причемъ нъкоторыя изъ нихъ соединены съ моремъ протоками.

Кончая на этомъ географическій обзоръ острова Сахалина, перейдемъ теперь къ обзору его естественныхъ богатствъ.

Минералогическія развъдки и изслъдованія, произведенныя въ различныхъ мъстахъ Сахалина, привели лицъ работавшихъ въ этомъ направленіи, къ заключенію о его громадныхъ богатствахъ.

Здѣсь найдены весьма значительные источники нефти и богатыя руды: мѣдная, желѣзная, цинковая и серебросвинцовая. Кромѣ того въ различныхъ мѣстахъ острова— находится около сорока мѣсторожденій каменнаго угля.

Такъ какъ до настоящаго времени на Сахалинъ обращается вниманіе почти исключительно только на разработку каменнаго угля, то логическимъ послъдствіемъ этого является то, что каменный уголь на островъ среди его естественныхъ богатствъ занимаетъ первое мъсто. Въ одномъ только Александровскомъ округъ въ теченіе года на тюремныхъ рудникахъ добывается каменнаго среднимъ числомъ около 1.200,000 пудовъ.

Относительно же эксплоатаціи же-

лъзной, мъдной, цинковой и серебросвинцовой рудъ, а также нефтяныхъ источниковъ, ни администраціей острова, ни частными лицами пока не предпринималось ничего; и приходится съ сожалъніемъ сознавать. что, пожалуй, еще не одинъ десятокъ лътъ пройдеть до тъхъ поръ, пока не явится здъсь какой нибудь энергичный человъкъ, по иниціативъ котораго приступять, наконецъ, къ разработкъ этихъ несмътныхъ боострова, покоящихся въ настоящее время въ дъвственномъ состояніи.

На второе мъсто послъ каменнаго угля слъдуетъ поставить рыбопромышленность.

Одной селедки въ теченіе года добывается на Сахалинъ больше пяти милліоновъ пудовъ!

Третье мъсто среди естественныхъ богатствъ острова принадлежитъ лъсопромышленности. Болье двухъ третей Сахалина покрыты дъвственнымъ лъсомъ; приблизительно на островъ слъдуетъ считать подъстроевымъ лъсомъ около Четырехъ миллоновъ десятинъ земли!

Но и лъсныя богатства острова эксплоатируются всего только нъсколько лътъ, да и при томъ еще очень слабо, а между тъмъ ворода Приморской области чувствуютъ постоянно недостатокъ въ строительномъ матеріалъ. Особенно сказывается нужда въ лъсъ во Владивостокъ и въ Николаевскъ на Амуръ. Если бы на Сахалинъ явился предприниматель даже съ небольшимъ капиталомъ (тысячъ въ десять), то въ короткій срокъ онъ бы могъ здъсь обогатиться: цъна 12-ти аршинному лиственичному бревну, толщиною у тонкаго конца 6 — 7 вершковъ, съ доставкой его на пристань здъсь колеблется отъ 60 до 80 копъекъ, между тъмъ какъ во Владивостокъ и Николаевскъ то-же самое бревно нельзя купить дешевле 4 руб. 50 коп.—5 руб., провозъ-же лъсного матеріала до этихъ пунктовъ отъ поста Корсаковскаго обходится

приблизительно не дороже 40 коп. съ бревна.

Наконецъ на Сахалинъ имъется особый сортъ матеріала для столярныхъ работъ — такъ называемый "наплывъ", извъстный у насъ въ Россіи подъ именемъ "корельской березы"; этотъ матеріалъ на Сахалинъ цънится очень дешево, на материкъ-же за него платятъ громадныя деньги, считая его за ръдкость.

"Наплывъ" это собственно болъзненные губкообразные наросты на деревьяхъ, достигающіе иногда гигантскихъ размъровъ, въсомъ до десяти и болъе пудовъ; онъ идетъ на фанеры и на разныя мелкія подълки. Натуральный цвътъ его бываетъ ярко-золотистый, съроватый и красный, но подъ вліяніемъ травленія царской водкой, азотной кислотой и другими составами, наплыву можно придать любой цвътъ, включительно до изумрудно зеленаго; поразительная-же красота слоя даетъ всъмъ вещамъ, выдълываемымъ изъ наплыва, необыкновенно красивый видъ, благодаря безконечно-разнообразнымъ переливамъ его поверхности.

Послъ лъсныхъ богатствъ острова. слъдуетъ богатство его пушнымъ звъремъ. Медвѣдь, лиса, выдра, бълка и особенно соболь даютъ большой заработокъ населенію острова. Медвъдей на Сахалинъ такая масса, что лътомъ неръдко они заходятъ къ поселенцамъ даже прямо въ избы; размъръ сахалинскаго медвъдя иногда достигаетъ до 2 арш. 12 вершковъ (мъра шкуры — отъ глазъ до корня хвоста); среди лисъ очень распространены обыкновенная желтая лиса, затъмъ такъ называемая крестовка (съ черно-съдымъ хребтомъ), довольно часты черныя лисы, но чернобурыя такъ же ръджи, какъ и "огневки"; послъдній видъ лисы цънится очень дорого, дороже Сахалинскій чернобурой. соболь очень хорошъ и водится здъсь въ громадномъ количествъ. Весной, обыкновенно въ началѣ апрѣля, на Сахалинъ пріѣзжаютъ скупщики пушнины и пріобрѣтаютъ здѣсь громадныя ея партіи въ нѣсколько десятковъ тысячъ рублей; среди этихъ скупщиковъ въ послѣдніе годы были не только наши сибиряки, но и иностранцы включительно даже до американцевъ и англичанъ.

Наконецъ, помимо всъхъ перечисленныхъ богатствъ, островъ на восточномъ своемъ берегу изобилуетъ янтаремъ, выбрасываемымъ волнами Охотскаго моря; надо думать, что промыселъ янтаря могъбы дать жителямъ тоже большой доходъ, но администрація острова не обращаетъ на эту статью дохода должнаго вниманія, а необразованные жители Сахалина и дикіе туземцы, не зная его цѣнности, не интересуются имъ.

Впрочемъ, въ данномъ случаъ можно еще утъшить себя тъмъ соображеніемъ, что не интересоваться янтаремъ не такъ гръшно, какъ не интересоваться жемчугомъ! А на Сахалинъ (увы!) и жемчугомъ не интересуются... Жемчугъ валяется у людей подъ ногами, но его не берутъ... И невольно приходитъ при этомъ въ голову, что природа здъсь "мечетъ бисеръ"...

Ръка Лютога въ корсаковскомъ округъ изобилуетъ жемчугомъ!...

Да мало-ли, быть можеть, на Сахалинъ и еще другихъ богатствъ неизслъдованныхъ и никому неизвъстныхъ... Пока что, никто здъсь не хочеть приложить къ дълу рукъ, и всъ сокровища острова пропадають, какъ зарытые въ землю таланты. Кто знаетъ, сколько времени пройдетъ еще до тъхъ поръ, когда наконецъ всъ богатства Сахалина будутъ опредълены и когда они станутъ приносить человъчеству пользу.

Будемъ надъяться, впрочемъ, что это произойдетъ въ скоромъ времени, что и должно быть такъ, потому, что населеніе острова ростетъ съ каждымъ годомъ все быстръе и

быстръе, и въ концъ концовъ тъхъ источниковъ для жизни, которыми жители Сахалина довольствуются въ настоящее время, для нихъ станетъ уже недостаточно, они станутъ искать новыхъ средствъ къ существованію и волей-неволей возьмутся за изслъдованіе и разработку его естественныхъ богатствъ.

Дъйствительно, населеніе острова ростетъ очень быстро; еще въ 1899 году на немъ было всего около 38.000 человъкъ, въ настоящее же время оно возросло до 55.000 слишкомъ.

Коренными жителями острова являются собственно инородцы — айно, гиляки, орочоны, тунгусы и якуты, русскіе-же составляютъ пришлый элементъ населенія.

Южный Сахалинъ принадлежитъ прежде Японіи, но по трактату, заключенному въ С.-Петербургъ 25-го Апръля (7 Мая) 1875 года, онъ поступилъ во владъніе Россіи, причемъ японскимъ подданнымъ наше правительство предоставило право, наравнъ съ подданными нъкоторыхъ европейскихъ націй, пребывать здъсь для судоходства, торговли и рыбной ловли въ его портахъ и вдоль всъхъ его береговъ.

Вслѣдствіе этого, до начала русско-японской войны, на Сахалинѣ кромѣ перечисленныхъ выше жителей были также и японцы. Впрочемъ, сравнительно ихъ было здѣсь немного; занимались они, главнымъ образомъ, рыбопромышленностью, а нѣкоторые изъ нихъ торговлей.

Инородцы Сахалина занимаются почти вст охотой, но у гиляковъ, напримтръ, занимаетъ главное мтсто рыболовство, а у орочонъ—оленеводство и звтроловство.

Айно на Сахалинъ около 1500 человъкъ; они живутъ въ южной части острова большею частью у его береговъ, распространяясь по восточному берегу до мыса Терпънія, по западному же нъсколько съвернъе, приблизительно до 50° с. широты.

Гиляки, наоборотъ, живутъ въсъверной части Сахалина на западномъ берегу до 50° с. ш., а на восточномъ до мыса Терпънія. На островъ ихъ приблизительно всегооколо 2000 человъкъ.

Орочоны живутъ въ средней части Сахалина; по ръкъ Поронай и на восточномъ берегу отъ мыса Терпънія до 53° съверной широты; ихъна Сахалинъ немного—всего и мужчинъ, и женщинъ 800, человъкъ.

Тунгусы живутъ въ съверной части острова; ихъ очень немного — около 150 человъкъ.

Якуты остались на Сахалинъ въсамомъ ничтожномъ количествъ; врядъ-ли ихъ въ настоящее время больше 10 человъкъ: они быстровымираютъ на островъ.

Благодаря необычайно низкой ступени развитія, на которой находятся всѣ инородцы они сильно подвержены повальнымъ заболъваніямъ, но все таки избъгаютъ обращенія за медицинской помощью къ нашимъ врачамъ, и гибнутъ цълыми десятками и сотнями: особенно между ними свиръпствуетъ оспа и сифилисъ. Кромъ того, инородцы Сахалина находятся постоянно во враждъ съ ссыльнымъ населеніемъ острова, такъ ведутъ непрерывную охоту 🚜 бъглыхъ каторжныхъ, бродящихъ здъсь по тайгъ. Администрація острова выдаетъ инородцамъ за голову бъглаго каторжнаго денежную награду въ три рубля, ясное дъло – дикари стараются заработать, бродягиже каторжные, зная это, въ своюочередь стараются истреблять инородцевъ.

Кончая на этомъ географическій обзоръ Сахалина, скажемъ еще нъсколько словъ относительно его административнаго раздъленія, отмътимъ важнъйшіе его стратегическіе пункты и укажемъ на то великое значеніе острова, которое принадлежитъ ему въ исторіи двухънародовъ—Россіи и Японіи.

Сахалинъ дълится на три округа:

Александровскій, Тымовскій, или Рыковскій и Корсаковскій. Александровскій и Тымовскій округи занимають середину Сахалина, а Корсаковскій округь—южную его часть.

Постъ Александровскій, какъ мѣсто жительства военнаго губернатора острова Сахалина, является главнымъ административнымъ пунктомъ острова; онъ расположенъ на рѣкъ Александровкъ, при впаденіи ея въ Татарскій проливъ.

Селеніе Рыковское является административнымъ центромъ Рыковскаго округа; оно находится на правомъ берегу ръки Большой Тыми, приблизительно верстахъ въ 65 отъ поста Александровскаго.

Постъ Корсаковскій расположенъ на берегу почти пересохшей ръченки Акатувари при впаденіи ея въ бухту Лососей; отъ него до поста Александровскаго около 550 верстъ сухимъ путемъ и около 750 верстъ моремъ.

Три названные пункта являются собственно главными административными центрами острова, какъ бы "губернскими городами" трехъ его округовъ, второстепенными-же центрами являются здъсь: постъ Дуэ въ Александровскомъ округъ, гдъ находится тюрьма, селеніе Дербинское и селеніе Онорское въ Тымовскомъ округъ, тоже съ тюрьмами тъхъ-же названій, и селеніе Владиміровка на Черной ръчкъ въ Корсаковскомъ округъ — мъстожительство смотрителя поселеній.

Крайне неудобныя для сообщенія дороги, сплошь и рядомъ пересъкаемыя на протяженіи одной версты чуть-ли не до десяти разъ горными ручьями и стремительными потоками, а въ большинствъ случаевъ и полнъйшее отсутствіе всякихъ путей сообщенія, ставитъ Корсаковскій округъ въ исключительное положеніе, совершенной изолированности съ суши отъ поста Александровскаго; кромъ того Корсаковскъ бываетъ отръзанъ оть всего міра съ половины Ноября до половины

Апръля-время, въ теченіе котораго прекращаются пароходные рейсы у береговъ Сахалина, и только въ послъднее время впродолжении этихъ пяти мъсяцевъ изъ поста Александровскаго въ Корсаковскъ доставляется два раза почта на нартахъ, перевозимыхъ айнскими собаками; почта приходитъ и отправляется отсюда приблизительно въ Декабръ и въ Февралъ. Остальное время года сообщение съ Корсаковскомъ производится предпочтительно моремъ, даже и между его болъе или менъе удаленными поселками. Впрочемъ, зимой своими путями сообщенія не можетъ похвастаться и Александровскій округь; единственной дорогой на материкъ служитъ въ это время года замершій Татарскій проливъ между Николаевскомъ на Амуръ и постомъ Александровскимъ на Сахалинъ, и почтово-пассажирское сообщение производится здъсь тоже нартами на айнскихъ собакахъ.

При разсмотръніи Сахалина въ отношеніи административнаго его раздъленія, мы уже упомянули о крупномъ недостаткъ острова въ смыслъ его бездорожья.

Послѣднее обстоятельство имѣетъ громадное значеніе при соображеніяхъ чисто военнаго характера. Съодной стороны, бездорожье Сахалина почти совершенно исключаетъ возможность передвиженія значительныхъ отрядовъ, въ особенности кавалеріи, артиллеріи и обозовъ; что касается до послѣднихъ двухъ родовъ оружія и обоза, то вѣрнѣе даже будетъ сказать, что для нихъ передвиженіе по сахалинскимъ дорогамъ прямо немыслимо.

Отсюда ясно слъдуетъ выводъ, что Сахалинъ для театра военныхъ дъйствій представляетъ изъ себя мыстность крайне неудобную; и въ этомъ отношеніи онъ является одинаково невыгоднымъ какъ для обороны, такъ и для наступленія, впрочемъ, для обороны еще выгоднъе, такъ какъ безчисленныя горы,

которыми онъ покрытъ, даютъ возможность обороняющемуся вести партизанскую войну мелкими отрялами.

Намъ необходимо только возможно лучше защитить пункты острова, удобные для высадки непріятельскаго дессанта, и тогда можно быть спокойнымъ, что Сахалинъ будетъ невозможно взять.

Дъйствительно, сама природа сдълала изъ этого острова нъчто въ родъ неприступной кръпости, изобиліи надъливъ всъ его берега на громадномъ протяженіи скалистыми мысами, подводными рифами, банками и скалами и обидъвъ мъстами, удобными для якорной стоянки. Строго говоря, такихъ мъстъ вдоль береговъ Сахалина совсъмъ нътъ, такъ какъ заливы и бухты, удобные для якорной стоянки въ тихую погоду, при малъйшемъ волненіи на моръ становятся для судовъ опасными, и послъднія немедленно оставляютъ ихъ, выходя въ открытое море, иначе имъ грозитъ опасность разбиться о скалы.

Среди заливовъ Сахалина назовемъ, какъ наиболъе значительные слъдующіе: Невельскаго—на западномъ берегу, заливъ Анива на южномъ берегу, заливъ Терпънія— на восточномъ берегу и на томъ же берегу подъ 52 с. ш. Заливы Набильскій и Ныйскій.

Самымъ удобнымъ нихъ ДЛЯ якорной стоянки является заливъ Невельскаго, имъющій вдоль берега острова около 70 верстъ протяженія; параллельно берегу этого залива здъсь изъ моря подымается цъпью каменная гряда, которая защищаетъ его бухты отъ бурь; среди бухтъ залива Невельскаго важнъйшія Поро-Томари, Маука и Томоки; бухты эти замерзаютъ только при самыхъ холодныхъ зимахъ.

Заливъ Анива имъетъ съ съвера на югъ около 45 морскихъ миль длины, наибольшая же ширина его между мысами Крильонъ и Анива равняется 65 морск. милямъ; глу-

бина залива наибольшая равна 58 саженямъ и наименьшая 4 саж. Въ съверо-восточной части заливъ Анива, вдаваясь въ островъ, образуетъ бухту Буссе, а въ съверо-западнойгубу Лососей. Заливъ этотъ для якорной стоянки судовъ во время волненія на моръ опасенъ, кромъ того, по причинъ сильныхъ мелей v береговъ и подводныхъ камней онъ неудобенъ въ томъ отношеніи, что не даетъ возможности морскимъ судамъ подходить близко къ берегу; у поста Корсаковскаго, напримъръ, суда останавливаются верстахъ въ трехъ-четырехъ отъ берега, сообщаясь съ пристанью при помощи катеровъ.

Заливъ *Терпънія*— самый большой на Сахалинъ; онъ углубляется въ островъ на 45 верстъ, ширина же его у входа имъетъ 120 верстъ; Недостатки его тъ же, что и залива Анива.

Заливъ Набильскій имъетъ съ моря узкій входъ, благодаря цълой группъ раскинутыхъ здъсь острововъ; въ длину онъ имъетъ 26 вер., въ ширину 16; онъ мелководенъ и имъетъ множество банокъ; для судовъ опасенъ.

Заливъ Ныйскій защищенъ съ моря узкой песчаной косой съ небольшими промежутками; съ съвера на югъ онъ имъетъ около 33 верстъ, самая же большая ширина его равна 10 верстамъ; онъ мелководенъ и наполненъ подводными камнями и банками.

Такимъ образомъ мы видимъ,что даже и наиболъе значительные заливы представляются для якорной стоянки неудобными; что же касается до береговъ Сахалина, омываемыхъ Охотскимъ моремъ и проливами Лаперуза и Татарскимъ, то благодаря ихъ гористости и изобилующимъ здъсь подводнымъ камнямъ и мелямъ врядъ-ли они могутъ послужить Японіи, какъ дессантные пункты. Отсюда логически вытекаетъ выводъ, что для обезпеченія Сахалина отъ поползновеній Японіи

намъ необходимо возможно сильнъе защитить только его важнъйшіе заливы

Что касается до войскъ, то на Сахалинъ до 1902-го года ихъбыло немного — нъсколько батальоновъ мъстныхъ командъ, да нъсколько батарей полевой артиллеріи, но въ настоящее время силы Сахалина, должно быть, значительно увеличены. Кромъ регулярныхъ войскъ, теперь здъсь образованы еще такъ называемыя вольныя дружины, составляемыя изъ лицъ, желающихъ защищать островъ отъ врага; и, конечно, въ составъ этихъ дружинъ не преминули войти всъ отъ мала до велика, такъ какъ большинство жителей острова составляютъ ссыльные, а они особенно глубоко любять свою родину, ибо человъкъ, оторванный отъ земли, въ разлукъ съ нею. научается горячо и искренно ее любить. Кто хорошо знаетъ бытъ сахалинской каторги и элементы, ее составляющіе, тотъ навърно убъжденъ въ томъ, что Сахалинъ сумъетъ за себя постоять и докажетъ тъмъ врагу Россіи, что даже среди людей, считающихся недостойными своей отчизны, живетъ великое чувство патріотизма и гордое сознаніе національности.

По извъстіямъ изъ Токіо, сообщеннымъ въ Берлинъ, кажется, отъ 24 Сентября, экспедиція японской арміи, мобилизованной для дыйствій на Сахалинъ, въ виду позияго времени года отложена до весны.

Это болъе чъмъ странно и во всякомъ случать подозрительно: японцы прекрасно знаютъ, что судоходство вдоль береговъ Сахалина, даже у крайняго его съвера, вполнъ свободно можетъ производится до половины Ноября, и слъдовательно, для ихъ операцій у береговъ Сахалина въ распоряженіи находилось не менъе 1½ мъсяца. А потому можно предположить: или свъдънія о мобилизаціи арміи для дъйствій на Сахалинъ—утка, или, если ар-

мія для этой экспедиціи дъйствительно собрана, то извъстіе объ отмънъ ея до весны будущаго года: вымышленно съ цълью усыпитьбдительность защитниковъ острова.

Кстати будетъ упомянуть здъсь, что Японцы знаютъ островъ Сахалинъ не хуже любого изъ каторжныхъ бродягъ, ежегодно убъгающихъ изъ ссыльно-каторжныхъ сахалинскихъ тюремъ на теплое время года въ тайгу...

Что касается до громаднаго значенія острова Сахалина для Россіи: или для Японіи въ смыслъ обладанія имъ, то значеніе это станетъ сразу ясно при одномъ взглядъ на географическую карту Дальняго-Востока. Изъ географическаго поострова видно, что онъ ложенія служитъ продолженіемъ группы японскихъ острововъ и прикрываетъ собою принадлежащую намъ громадную береговую полосу Азіи. омываемую Татарскимъ проливомъ и съверной частью Японскаго моря. Для насъ островъ Сахалинъ является: какъ бы естественнымъ крайнимъ оплотомъ съ востока и ключемъкъ выходу въ Тихій океанъ; послъднее положение станетъ еще понятнъе, если мы вспомнимъ, Сахалинъ необходимъ для нашего Тихоокеанскаго флота, какъ богатъйшее мъсторожденіе каменнаго угля. Но помимо всѣхъ соображеній, Сахалинъ, благодаря его колоссальному богатству рыбой, съ теченіемъ времени все болъе и болъе колонизируясь, станетъ наконецъ, приносить нашему государству громадный доходъ.

Японія, конечно, прекрасно понимаєть значеніе Сахалина для государства, обладающаго имъ, и потому уже много лѣтъ косится на него, какъ на лакомое блюдо, Для Японіи Сахалинъ съ нѣкоторыхъ поръсталъ даже еще важнѣе, чѣмъ для Россіи:— обладаніе этимъ островомънеобходимо японцамъ потому, что съ нимъ тѣсно связанъ вопросъ объурожаѣ въ ихъ государствѣ ихъ на-

сущнаго хлѣба — риса, такъ какъ рисовыя поля ихъ удобряются тукомъ, вырабатываемымъ исключительно изъ сахалинской селедки. А не будетъ тука, все равно, что не будетъ риса, и странъ Восходящаго Солнца угрожаетъ въ этомъ случаъ

голодъ. Въ этомъ году урожай риса въ Японіи хорошъ, потому что она запаслась тукомъ задолго еще до войны, но что будетъ въ 1905 году—неизвъстно.

У. Л.



## Осень

Плачетъ небо. Земля въ безысходной тоскъ Тяжело всею грудью вздыхаетъ; На широкую грудь своей милой—земли Небо горькія слезы роняетъ.

Имъ разлука грозитъ. Уже слышитъ земля: Воевода-морозъ подъѣзжаетъ, Ужъ отъ топота ногъ его бѣлыхъ коней Желтый листъ, трепеща, опадаетъ.

Скоро онъ прилетитъ, ихъ разлучникъ сѣдой, И скуетъ землю крѣпкой рукою, Ея влажную грудь отъ любящихъ лучей Скроетъ снѣжной своей пеленою.

Digitized by Google

И напрасно лучи будетъ небо ей слать— Охладитъ ихъ разлучникъ могучій... Въ безысходной тоскъ о погибшей любви Небеса закрываются тучей.

О, глупцы, только людямъ разлука страшна Въ ихъ сердца она холодъ вселяетъ; Но напрасно разлуки боится земля, Небо слезы напрасно роняетъ.

Возвратится весна. Солнца яркимъ лучемъ Небо сброситъ съ земли покрывало—Воевода-морозъ соберетъ свою рать—Видитъ— новое время настало.

Гдѣ ему, старику, да съ весной воевать! И уйдетъ, затаивши проклятья... Пробудится земля отъ глубокаго сна И раскроетъ широко объятья.

А весна имъ ковромъ изъ цвѣтовъ полевыхъ Снова ложе любви обовьетъ,

И въ нѣмой тишинѣ сладострастныхъ ночей Соловей свою пѣсню споетъ.

3. Ю. Балина.





# <u>JBTOINCH COBPENERHOÙ JNTEPATYPH N WUSHN.</u>

#### Л. З. Мовичъ.

### Этюды о текущей литературъ.

Вотъ жизнь, вотъ этотъ сфинксъ! Законъ ея мгновенье, И нътъ среди людей такого мудреца. Кто-бъ могъ сказать толпъ – куда ея движенье, Кто могъ-бы уловить черты ея лица.

(Надсонъ—"Жиэнь").

I.

Открывая нашу "Л'втопись", мы не ставить себ'в задачей "сказать толп'в", куда ея движенье": къ опред вленію этого медленно, шагъ за шагомъ идетъ наука; мы не льстимъ себя также надеждой "уловить черты ея лица": это дано поэтамъ "Божіей милостью": геніальной догадкой, дивной интуиціей они останавливаютъ на мигъ безконечное движеніе жизни, улавливаютъ и запечатл'вваютъ моментъ. Наша ц'яль несравненно скромн'ве:

Свидътелемъ Господъ меня поставилъ И книжному искусству вразумилъ...
(Пушкинъ, "Борисъ Годуновъ").

Если можно считать спорнымъ парадовсомъ, что каждый изъ насъ "дёлаетъ" исторію, — неоспоримо, во всякомъ случав, то, что каждый изъ насъ, живущихъ, является свидетелемъ ея. А въ какой мёрё "Господь внижному искусству вразумилъ", пусть судитъ читатель. Литература — это выкристаллизовавшаяся жизнь; часто это факть, еще не рожденный, картина таинственнаго процесса, совершающагося далеко въ нъдрахъ народныхъ. Лътописецъ долженъ собрать эти "хартін" литературы — вчерашняго дня, иногда уже покрытыя пылью, — текущаго дня, покрытыя часто пъной и накипью элободневности, — и отряхнувъ какъ пыль, такъ и накипь, онъ долженъ "переписать правдиныя сказанья" этихъ "хартій", собрать ихъ разрозненные листки, найти и отвести каждому изъ нихъ свое мъсто и объединить ихъ строго-правдиво, не нарушая закона исторической перспективы, одной руководящей идеей.

Тогда, и не льстя себя надеждой уловить черты лица жизни, онъ можеть все-же надёнться, что ему удастся, вчитавшись добросовъстно и внимательно въ "хартіи" современниковъ, дать картину современности постольку, поскольку она отражается въ текущей литературъ.

II.

#### Разелосніє толщи народной.

Мив снится, -- съ косою, съ свдой бородой, Усълся Сатуриъ недвижимъ; Событія міра, картиной живой Мъняясь, идутъ передъ нимъ. Онъ видитъ: въ чаду вакханалій, пировъ, Обрызганный кровью, виномъ, У праха разбитыхъ родимыхъ боговъ, По латамъ повитый плющомъ, Какъ левъ, пораженный нещадной стрелой. Агоніей смерти томимъ, Въ лучахъ восходящихъ вари молодей Хрипитъ обевсиленный Римъ. Онъ видитъ: гигантъ, умирая, поникъ Подъ юной могучей рукой... И въ бороду тихо смвется старикъ, Качая свдой головой! Онъ видитъ: подъ знаменемъ правды, креста Работаеть петля, топоръ, И дикій аскеть, привывая Христа, Молясь, зажигаеть костерь. Средь стоновъ проклятій, Те Deum гремить, Купается рыдарь въ крови, И пъснь минневингера кротко звучить, Полна беззавѣтной любви. Онъ слышить виллана отчаянный крикъ Подъ тажкой баронской пятой... И въ бороду тихо смѣется старикъ, Качая седой головой! Въкъ новый блестящихъ идей и труда Предъ старымъ Сатурномъ идетъ. И истины ярко сінеть звізда, И таетъ невъжества ледъ. Онъ видить: свободъ грядущей народъ Въ восторга курить енміамъ, И тишь нарушая, свистить пароходь, Весь въ брывгахъ идетъ по волнамъ. Работаетъ пушка Армстронга и штыкъ, И штуперъ блестить наръзной... Хохочеть, хохочеть, хохочеть старикъ, Качая съдой головой!

Симборскій "Сонъ".

Издали, съ большой высоты смотритъ старикъ Сатурнъ, "тысяча лѣтъ, какъ день единый" проходятъ передъ нимъ, поколѣнія мѣняются, но для него "ничто не ново подъ солнцемъ", "и прежде кровь лилась рѣкою, и прежде плакалъ человѣкъ", и хохочетъ Сатурнъ... Онъ не годится для роли "лѣтописца", такъ какъ онъ не видитъ деталей картины, не отмѣчаетъ оттѣнковъ борьбы и думаетъ, что все это неизмѣнно было, есть и будетъ ввѣкъ... Да, съ большой высоты все сливается, - и пашни, и луга, и городачудовища, и исполинскія фабричныя трубы, и лабораторіи ученыхъ, и политые кровью "театры войны"...

Слышить старикъ Сатурнъ беседу Спартака съ Цезаремъ \*)...

"Но ты, Спартакъ, который, съ дивнымъпостоянствомъ и знаніемъ великаго полководца, собраль рабовь въ стройное войско. распределиль ихъ въ легіоны, приготовился вести ихъ для отмщенія, скажи мнь, что задумаль ты въ ум' своемъ, Спартакъ? На что ты надъешься"? — "Я надъюсь разрушить этоть развращенный римскій мірь, а изъ развалинъ его вызвать независимостьнародовъ. Я надъюсь ниспровергнугь позорные законы, которые желають, чтобы одинъчеловъкъ былъ рабомъ другого человъка и предписывають, чтобы изъ двухъ людей, рожденныхъ отъ женщины, одаренныхъ одинаковою силою и одинаковымъ умомъ, одинътрудился надъ обработкою не своихъ полей для прокормленія другого, который косифетъ въ праздности и лени... Я надеюсь увидеть уничтожение на землъ позора рабства и восхождение блестящаго солнца свободы. ищу свободы, жажду свободы, призываю свободу, свободу для отдельных личностей. какъ и для народовъ, для великихъ и для мелкихъ, для могущественныхъ и для слабыхъ. А витстт со свободой я призываю миръ, благоденствіе, справедливость и все то счастіе, которое безсмертные боги даровали челов ку здесь на земле ... Въдный мечтатель! и ты въришь въ возможность встав этихъ прекрасныхъ вещей? --- отаный мечтатель!... я докажу тебъ, что эта цъль есть обманъ разгоряченнаго воображенія. призракъ, котораго никогда не догнать человъчеству "...

Старикъ Сатурнъ слышить эту бескду, видить пророка Іеремію въ тюрьмѣ, мечтателя Джіордано Бруно на кострѣ, Кампанеллу въ цѣпяхъ и въ инквизиціонной тюрьмѣ, штыки, которыми разгоняють женщинъ и дѣтей, когда онѣ просять хлѣба—въ Сициліи, въ современной, "свободной "Италіи... онъ слышить засѣданіе мирной конференціи въ Гаагѣ и взрывы лидитныхъ бомбъ, онъ видить и слышить все одновременно... и оттѣнки ускользаютъ... и хохочеть, хохочеть старикъ Сатурнъ.

Но летописцу нельзя и невозможно стоять

<sup>\*) &</sup>quot;Спартакъ". Романъ Джіованіоли. Переводъ съ итальянскаго. С.-Пб. Изд. О. Н. Поповой. 1899 г. ц. 1 р.

на такой высоть. Нъсколько выше овъ необходимо долженъ стать, чтобы лучше видъть, но не на такой страшной, безстрастной высотъ, для которой не существуеть подробностей, медкихъ и крушныхъ оттънковъ. Онъ долженъ видеть все отдельные моменты борьбы, долженъ видъть расположеніе войскъ, быть въ состояніи охватить отдъльныя позицін, особенно страстно отстаиваемыя сражающимися. И если ему все это видно, то онъ несомненно найдеть то вовое, что есть въ старомъ, такъ какъ жизнь не повторяется, и въ каждый мигь что нибудь отмираеть, и нарождается новое-какъ будто и совстиъ похожее на умершее старое, но несущее съ собою еще одинъ, дальнъйшій шагь эволюціи, --въчнаго и единаго закона природы — движенія. Онъ увидить, что кровь льется ръкою, какъ и прежде, увидить, что "мечтатели" пдуть на смерть, какъ и прежде, но въто же время онъ отмътить ивчто новое въ распредълении силъ сражающихся, увидить накоторые любопытные моменты борьбы, которыхъ раньше не было, долженъ будеть обратить внимание на то, какія позиціи отстанваются, куда перенесенъ центръ борьбы... И тогда онъ долженъ будеть сказать: да, ничто не ново подъ солнцемъ --- основной принципъ борьбы тотъ же, такъ же красна кровь, такъ же солоны слезы, но... въ характеръ борьбы, въ оттънкахъ ея, въ главныхъ позиціяхъ, гдів идеть отчаянный бой-есть что-то новое въ старомъ и, быть можетъ, неправъ Цезарь выразитель Рима съ его философіей "человъкъ — человъку волкъ" — неправъ, говоря, что это "призракъ, котораго никогда не догнать человъчеству", -- быть можеть, всеже правъ мечтатель Гудей--пророкъ Исаія.

Господь, Господь, не ты-ль вёщаль: Наста(путь годы,
Въ сердцахъ людей зажгу Я новые лучи,—
Я мирь пошлю землё, и копья и мечи
Въ серпы и сошники перекують народы;
Я мирь пошлю землё. Надъ логовищемъ львовъ,
Гнёздилищемъ змён, норою скорпіона
Уляжется дитя, какъ у родного лона,
Вкушая благодать спокойныхъ сейтлыхъ сновъ.
,,Весною Фругь (Исаія, XI).

Ш.

Въ чемъ-же особенности борьбы нашихъ современниковъ? Гдъ главные моменты ея? Первая и главная особенность ея та, что мечты... скажемъ, хотя-бы Спартака.—осуществлены: свобода, за которую онъ бился вивств со многими, многими другими, пришла на землю; но онъ върилъ, что съ нею вивств придуть и "миръ, благоденствіе, справедливость и все то счастье, которое безсмертные боги даровали человъку здъсь на землъ". Въ этомъ ошибся онъ и много, миого другихъ.

Ахъ, сколько, сколько пало ихъ Въ бою за край родной!
Отважныхъ, гордыхъ, молодыхъ, Съ кипучею душой!
Ахъ, сколько, сколько сгибло ихъ
Подъ гнетомъ нищеты,
Кому дороже благъ земныхъ
Казались ихъ мечты...

("Изъ венгерскихъ мотивовъ" Плещеевъ).

"Свобода" пришла, рабство въ культурномъ человъчествъ уничтожено, но и при свободъ "изъ двухъ людей, рождевныхъ отъ женщины, одаренныхъ одинаковою силою и одинаковымъ умомъ, одинъ трудится надъ обработкою не своихъ полей для прокормленія другого, который коснъетъ въ праздности и лъни"...

Естественно, въ такомъ случать, что принципъ борьбы тотъ же, что такъ же льется кровь... Намъ понятно, что старикъ Сатурнъ хохочеть со своей высоты, но мы не можемъ не нидъть, что обрабатываеть не свое поле, а чужое---не рабъ, а свободный человъкъ,-что свободный человъкъ свободной страны обрабатываетъ чужое поле за плату, которая есть - въ отвлечени - эквиваленть труда. Расиредъленіе силъ сражающихся, главиый центральный пункть борьбы — все изм'виилось. Кипить борьба, въ безуміи сраженія идуть на приступъ брать "позицін" совстиъ другіе,—не тъ, что когда-то брали, и главныя силы сражающихся сосредоточены не тамъ, гдъ когда-то были. Нъсколько укръпленныхъ пунктовъ чрезвычайной важности попали въ руки "мечтателей". Позавчерашняя утопія — уничтоженіе рабства, вчерашній парадоксъ-свобода всехъ гражданъ и равенство передъ закономъ-стали сегодня банальнымъ фактомъ, истиной, вошедшей въ плоть и кровь европейскихъ массъ народныхъ. И силы передвинулись къ следующему укръпленному пункту. Безчисленны жертвы сражающихся, кипить борьба.

Прислушаемся къ "грозному шуму свчи", постараемся опредвлить отдвльные моменты

борьбы современниковъ, поищемъ, гдѣ главное укрѣпленіе, вокругъ котораго сгруппированы всѣ силы, какія знамена развѣваются, каковъ боевой кличъ, въ какую сторону направились "ищущіе", идущіе впереди со всей свитой "ндеологовъ".

#### IV.

"Демонизмъ", "декадентство" и безчисленное множество другихъ изломовъ и вывиховъ ннтеллигентской мысли — съ одной стороны, научныя соціальныя системы, страстная борьба общественныхъ теченій и запросовъ духа — съ другой стороны, — все это отражается и преломляется въ литературъ.

Душу современнаго интеллигента охватываетъ скептициямъ, и ему начинаетъ иногда казаться, что все это однъ "слова, слова" — и самое искусство, изображающее эти теченія и направленія интеллигентской мысли, и всякіе критическіе "этюды", и анализы этого искусства, — что все это "интеллигентскія" измышленія, "духа больного томленья", такъ какъ жизпь въ первоначальной простотъ и "святомъ" терпъній троглодита незыблемо стоигъ тамъ... гдъ-то на старыхъ "трехъкитахъ".

Необъятная толща народная, какъ искра, вспыхиваеть передъ глазами интеллигента. въ его скептическомъ воображении рисуется многомилліонная масса, живущая почти пещерной жизнью, и ему кажется, что муки духа его, интеллигента, его мечты и страстныя исканія, - все это бредъ больного воображенія, а въ действительности есть только мертвое безмолвіе оціпенівшей въ віковомъ снъ и нищенски - жалкой. зоологической жизни — толщи народной. Ho подлинная правда одинаково ускользаеть отъ хохочущаго Сатурна, смотрящаго съ высоты, н оть многихъ современныхъ интеллигентовъ "измочаленной" душой и скептической усмъшкой на губахъ.

Толща народная двинулась. Пласты ея все болье и болье разслояются, перемыщаются, движутся, стремятся къ другой организаціи. Это главная и отличительная черта современности.

Человъчество культурной Европы давно переживаетъ этотъ исторический моменть, и мы видимъ, что тамъ толща народная не

только разслояется, но пришла уже въ большое волнообразное движеніе, и плохо видитъ-Сатурнъ со своей высоты, если онъ улавливаетъ только блескъ нарѣзного штуцера, слышитъ только грохотъ пушекъ Аристронга, а не видитъ ручейковъ отъ тающаго льда невѣжества, не слышитъ рокота движущихсяпластовъ толщи народной.

"Вишневый садъ" \*) Любови Андреевны въ Европъ давно вырубленъ, проданъ Лопалину, и тотъ настроилъ въ немъ много колоссальных фабричных трубъ, безвкусныхъи грубыхъ казематовъ-фабрикъ. Тамъ Любовь Андреевна давно перетхала въ городъи давно тоже вошла въ слой "дачниковъ", о которыхъ такъ любопытно наивно разсуждаеть Лопахинъ. — "До сихъ поръ въдереви были только господа и мужики, а теперь появились еще дачники... И можносказать, дачникъ лъть черезъ двадцатьразмножится до необычайности"... Его степенство Лопахивъ-тонкій соціологъ. Понимая широко этого дачника, который теперьтолько "чай пьеть на балконъ", мы соглашаемся съ Лопахинымъ и предвидимъ тоже, что онъ "размножится до необычайности", такъ какъ мы знаемъ и видимъ, что въ-Европъ онъ уже "размножился". Этотъ "дачникъ" — одна изъ безконечнаго иножества. пылинокъ, отрывающихся отъ слоевъ во время происходящаго разслоенія и передвиженія пластовъ толщи народной.

Такъ какъ въ Европъ "вишневый садъ", о которомъ даже "въ энциклопедическомъсловаръ упоминается", давно перешелъ къего степенству Лопахину и внесенъ даже въ "энциклопедические словари", какъ принадлежащий не дворянину Гаеву, а коммерции совътнику Лопахину, то дальнъйшее движение пластовъ народныхъ тамъ сильно и ирко, и, естественио, "дачникъ" тамъ уже "размножился до необычайности".

Какъ это произошло, гдв причина этого?

٧.

Первая и главная причина, — это ръзкое измънение въ матеріальныхъ условіяхъ жизни населенія Европы, которое принесъ съ собою небывалый расцвътъ науки и методическое примънение ея въ видъ безконечнаго мно-

<sup>\*) &</sup>quot;Вишневый садъ" Л. П. Чехова.



жества изобрътеній, техническихъ пріемовъ, — вся новая индустрія нашего времени, — и какъ логическій выводъ изъ этого — ярковыраженное капиталистическое хозяйство со всъми его особенностями и всъми недостатками его. Изобрътенія въ области механики, физики и химін, сдъланныя за послъднія три четверти въка, проникли во всю нашу современную жизнь, ръзко раздъливъ исторію человъчества на двів части: до эпохи великихъ изобрътеній и послів нея.

Великія освободительныя движенія конца 18-го въка и первой половины 19-го, принесши въ міръ свободу и равенство для всвуъ гражданъ, дали возможность при свободъ конкуренціи, какъ главной базъ современнаго общества, воспользоваться яркимъ развитіемъ техники и всеми новыми изобрътеніями для созданія неслыханнаго ранъе количества товаровъ и, благодаря новымъ путямъ сообщенія, для небывалаго распространенія ихъ. "Преобразованіе способовъ сообщенія непосредственно внесло перевороть въ политическую жизнь Европы тремя путями: при помощи телеграфа, желъзныхъ дорогъ и печати" \*). Сношенія между собою жителей Европы, благодаря жельзнымъ дорогамъ, безконечно умножились, и не только личныя, но и письменныя. "Въ 1890 г., согласно статистикъ международнаго почтоваго въдоиства, въ Европъ было 90,000 почтовыхъ конторъ и десять милліардовъ отправленій \*\*)... "Все населеніе было привлечено къ общественной жизни путемъ правильныхъ сношеній съ агентами правосудія, путемъ налоговъ, воинской повинности, администраціи... Новые пути сообщенія принесли пользу также и политическимъ партіямъ \*\*\*).

Влагодари изобретенію паровой печатной машины, ручная работа сокращена и получена возможность въ очень короткое время и по очень дешевой цене печатать огромное количество экземпляровъ. Книга, мысль перестала быть достояніемъ богатыхъ, — она "ушла въ народъ" и ходить тамъ, какъ безконечное, фатальное бродильное начало, остановить которое не хватить силъ ни у

одного смертнаго, - предаль вліявія котораго ускользаеть оть вворовъ глубочайшаго мудреца. "Дешевая печать, несмотря на враждебное отношение къ ней правительствъ, въ концъ концовъ прочно виъдрилась въ общественной жизни всей Европы... Ежедневная газета, по своей несравнимой силъ проникновенія, является въ современныхъ обществахъ орудіемъ гласности не только для торговли, но п для политики; она излагаеть и распространяеть различныя мивнія" \*). И какое-бы брезгливое чувство ни возбуждала у аристократовъ мысли газета-этотъ вульгарный крикъ улиды-все-же и они не могутъ не признать безконечно огромной роли дешевой газеты, какъ воспитателя, пріучающаго народъ интересоваться — пусть вначаль только изъ празднаго любопытства — внутренними внъшними дълами своей страны, жизнью вськъ окружающихъ. Дешевая газета несеть съ собой, какъ бурный потокъ, свергающійся съ горъ, много грязи и разрушенія, но онъ-же напоить равнины, сделаеть ихъ плодородными.

Но дешевизна, достигнутая, благодаря новъйшимъ изобрътеніямъ и усовершенствованіямъ, имъла мъсто, конечно, не только въ области печатнаго дъла. Машинное производство неслыханно сократило трудъ. "Если взять за мърило число рабочихъ, которое требовалось когда то для выдълки того количества товара, на какое теперь требуется одинъ рабочій, то воть въсколько данныхъ, обрисовывающихъ эту разницу.

Выдълка обувн . . 5 (вмъсто 1 теперь).

" шляпъ . 6 " " "

Ткацкое дъло . . 30 " " "

Прядильное дъло . 1,100 " " "

Типографское дъло . 1000 " " "\*\*).

Сообразно съ этимъ начали рости фабричныя производства, которыя, поглощая болже мелкія и слабыя, сконцентрировали богатства и новъйшія орудія и производства въ однихъ рукахъ. Фабричные центры разростались, города увеличивались. "Соотнопеніе городского населенія въ общему населенію возросло во Франціи съ 24 процентовъ въ (1846 г.) до 36 процентовъ (въ 1886 г.). Въ Англіи, первой странт, всту-

<sup>\*\*)</sup> Сеньобосъ.



<sup>\*) &</sup>quot;Политическая исторія современной Европы". Эволюція партій и политических учрежденій. III. Сеньобосъ.

<sup>\*\*)</sup> **Тамъ-ж**е.

<sup>\*\*\*)</sup> Тамъ-же.

<sup>\*)</sup> Тамъ-же.

пившей въ эту эволюцію, еще въ 1851 г. городское населеніе составляло 51 проценть, а въ 1890 г. оно уже равнялось 79 процентамъ \*). Въ началѣ XIX въка въ Европъ насчитывали 21 городъ, которые имъли болье ста тысячъ жителей. Общая сумма населенія всѣхъ этихъ городовъ равнялась 4.700.000 человѣкъ, что составляло тридцать пятую часть всего населенія Европы, а въ концѣ 19-го въка такихъ городовъ было 147, съ общей суммой ихъ населенія въ сорокъ милліоновъ человѣкъ слишкомъ, т. е. уже одна десятая часть всѣхъ жителей Европы \*\*).

Города начинаютъ представлять собою чудовищныхъ, безумныхъ пауковъ, далеко протянувшихъ свои цъпкія лапы и притягивающихъ къ себъ силы и соки всей страны ея людей, ея продукты, ея деньги.

Вся сила страны,—ея таланты, красота, трудъ, изобрътательность, геній, чистота — все захватываетея лапами чудовища, высасывается изъ толщи народной, переваривается въ этомъ грандіозномъ котлъ, который называется новъйшей индустріальной цивилизаціей—и выбрасывается затъмъ большею частью обезсиленное, изломанное, больное тысячами бользней—туберкулезомъ, сифилисомъ, алкоголизмомъ и тяжкимъ недугомъ души, нейрастеніей. А на смъну плутъ новыя полчища нетронутыхъ деревенскихъ силъ, поднимается новая цълина пласта изъ толщи народной и посылается опять и опять въ города—къ безумному пауку.

Еще Руссо въ 18-мъ въкъ писалъ со страстью, какъ о злобъ дня: "люди не для того созданы, чтобы быть втиснутыми въ муравейники, но для того, чтобы разселиться по землъ, которую должны обрабатывать... Дыханіе человъка смертельно для его ближнихъ... Города являются пропастью человъческаго рода" \*\*\*)... Когда Руссо это писалъ, было еще далеко до тъхъ крайностей капиталистическаго хозяйства, до какихъ Европа дошла въ настоящее время; еще не произошелъ ръзкій промышленный переворотъ, нашего времени, который характеризуется прежде всего раздъленіемъ промышлен-

ности и земледълія, звпуствніемъ деревень и колоссальнымъ ростомъ городовъ. Тенденція современной жизни такова, будто все человъчество стремится въ городъ,--по крайней мірт должно пройти черезъ него, и еще въ 1839 году французъ Ресguer писаль: \*) "Результаты цивилизаціи находятся пока только въ городахъ: въ городахъ въжливость, вкусъ, одушевление и - дана, прандіозныя публичныя зданія, изящные, удобные и здоровые дома, замощенныя улицы! Въ деревняхъ бедность, невежество и грубыя, чисто чувственныя развлеченія, сырыя, темныя, скверныя или вездоровыя избы, варварскія непроходимыя дороги"!... Торговля и промышленность взяли для себя городъ, а землед'яліе загнали въ деревню, оставляя ее въ грязи, голодъ и нищетъ тълесной и духовной. Но городъ ве можетъ обойтись безъ деревни, онъ умъетъ только перерабатывать "сырье" - и онъ беретъ, береть "сырье" изъ толщи народной, беретъ полными пригоршиями, береть все, что можетъ... "сырье"--продукты и люди-идутъ для переработки, для "выдълки"-- въ городъ.

#### VI.

"Города нужны человъчеству для того, чтобы столковаться" \*\*). Быть можеть, для того, чтобы "столковаться", туда уъхала Любовь Андреевна Раневская послъ продажи за долги "Вишневаго сада", для этого же проданы всъ вишневые сады "Чернозема", въ запустъніи и одиночествъ оставлены всъ помъщичьи дома и усадьбы.

Въ Европъ, какъ мы уже сказали, давно ушли въ городъ для того, чтобы "столковаться", покинувъ не только больше вишневые сады, о которыхъ "упоминается даже въ энциклопедическихъ словаряхъ", но и маленькіе, совсъмъ ничтожные садочки,—дворянство и крестьянство тамъ давно тронулось въ путь, толща народная быстро и сильно движется тамъ. Мы еще къ этому вернемся. Укажемъ, насколько тамъ сильно это движеніе, поищемъ главныя причины его. Теперь же, для иллюстраціи этого движенія у насъ, мы остановимся ближе на маленькой вещицъ г-на Бунина "Черноземъ".

<sup>\*)</sup> Тамъ-же.

<sup>\*\*)</sup> Э. Вандервельде. "Бъгство изъ деревни и возвращение къ полямъ".

<sup>\*\*\*)</sup> J. J. Rousseau. Emile.

<sup>\*) &</sup>quot;Les intérêts du commerse". \*\*) Ив. Бунинъ. "Черновемъ". Сборникъ т-ва "Знаніе" І.

Да, имъ-поэтамъ часто удается, если не уловить черты лида жизни, то, по крайней мтрь, наметить общій абрись лица, уловить, если можно такъ выразиться, его музыку. Мягкая душа поэта глубоко прониклась грустью пом'вщичьяго упадка, оскуд'внія, которое охватило все кругомъ, --- поэзіей осени, желтьющаго листа. Охватили-ли поэта личныя воспоминаніи д'ятства, безсознательная тоска потомка пом'вщиковъ, смотрящаго на развалины своей умершей славы, или это просто грусть чуткой души художника-пейзажиста, умъющаго тонко читать пейзажъ и отзываться на печаль, разлитую кругомъ,--не все-ли намъ ровно? Важно то, что читатель вытесть съ поэтомъ вдеть по этимъ полямъ "чернозема", которыя представляють собою "золотое дно", и видить эти развадивающіеся дома пом'єщиковъ, заглохшіе фонтаны, вырубленные парки...

"Тишина— и запуствије. Уже не оскудъніе, а запуствије"... Въ Княжовъ— въ имъніи сестры "все идетъ по старому: неуклонное разрушеніе. Полы и потолки въ залъеще немного покосились и потемнъли... тесовыя крыши службъ дали кое-гдъ зловъщія трещины"... Дъла совсъмъ плохи, капитала нътъ, и хотя "земля-то сущее золотое дно", но нътъ выхода, и петля, въ лицъ банка, грозитъ затянуться,— могутъ продатъ за долги "вишневый садъ".— "За то тишина то какая"! Да, "въ родъ пересыхающаго пруда... издали— хоть картину пиши, а подойди— з атълостью понесетъ"...

Авторъ тдетъкъ себт въ Родники, и изъ Княжого его ямщикъ везетъ прямо черезъ кологривовскую усадьбу. "Теперь тдутъ прямо, по двору кологривовской усадьбы, раскинувшейся по сторонамъ лъсного оврага своимъ одичавшимъ садомъ и кирпичными разрушающимися службами"... и вы видите тынь старика Кологривова, засъкавшаго мужиковъ до сперти, травившаго ихъ борзыми... Кологривовскій "вишневый садъ" тоже проданъ... "И продали то, говорять, за трынку... А земля туть прямо золотое дно, дюже хороша! Аршинъ чернозему. А лъсъ то"!.. Въ Батуринъ-слъдующей помъщичьей усадьбъсовствить плохо. "Молодые то уткали"---(должно быть въ городъ, для переработки, чтобы "столковаться" можно было когданибудь), а старуха "добилась до последняго". домъ продаетъ... Авторъ ѣдетъ туда... "Но усадьба, усадьба! Целая поэма запустенія! Отъ парка остались только ствин, отъ людской избы-раскрытый остовъ, безъ оконъ, и всюду, къ самымъ порогамъ подступили лопухи и глухая крапива"... Эта старуха, нищая лэди, встръчающая автора въ своемъ замкъ; кабинетъ, превращенный въ кладовую; галка, поселившаяся въ большомъ, гулкомъ залѣ и вылетающая черезъ разбитое окно въ большой запущенный садъ; журчаніе кроткихъ горлинокъ, "върныхъ друзей, посидающих пометичьих сирэдъ",-все полно грустной поэзіи кладбища, --- все красиво, какъ яркая картина исторической живописи, какъ новая жизнь въ первичных в процессах всенить, ибо изъ смерти новая жизнь нарождается...

Вся картина исторической жизни на лицо... "Всъиъ-- не медъ, не однимъ господамъ"... говорить ямщикъ Корней. "Однако же--говорю я - крупныхъ то господъ осталось тричетыре на утвадъ, - значитъ, расходится земля по народу"?..- "По городский купчишкамъ да лавочникамъ, по нимъ, а не по народу". -- Авторъ тдетъ дальше и въ покинутомъ хуторъ у русла ръченки Ворглы останавливается, чтобы покормить лошадей, но удрученный тишиной запуствыя, которая цълый день окружала его "въ этомъ печальномъ пути на родину", онъ не выдерживаеть и ръшаеть "покормить дома". "Ай, соскучились?.. Это еще милость. Вы бы осенью или зимой завхали"!--И какъ вы только живете тутъ! ... "Живемъ пока, а потомъ, что Богъ дастъ. Все что-нибудь будеть... Разойдется народъ по другимъ мъстамъ, либо еще какъ"... — "А какъ"? "Тамъ видно будетъ"!—неохотно отвъчаетъ Корней.

#### VII.

Да, народная толща разслояется и у насъ... И много уже теперь людей, которые говорять и чувствують, какъ Трофимовъ въ "Вишневомъ садъ"... "О, это ужасно, садъвашъ страшенъ... и, кажется, вишневыя деревья видять во снѣ то, что было сто, двъсти лътъ тому назадъ... Что говорить! мы отстали, по крайней мъръ, лътъ на двъсти, у насъ нътъ еще ровно ничего... мы только философствуемъ, жалуемся на тоску, или иьемъ водку"... "Называютъ себя интеллигенціей, а прислугъ говорятъ "ты", съ мужи-

ками обращаются, какъ съ животными, учатся плохо, серьезно ничего не читаютъ, ровно ничего не дълаютъ"...

Но дело не въ этой интеллигенціи, а въ самой толщ'в народной, которая несомн'вню пришла въ движеніе и у насъ, хотя мы и "отстали леть на двести". И у насъ явно, на нашихъ глазахъ происходитъ тотъ самый процессъ разслоенія, который происходилъ въ Европъ и привелъ къ тому, что буржуазін, сосредоточенная въ городахъ, получила преимущественное вліяніе, - то самое, которое принадлежало некогда землевладельческой аристократіи, жившей въ своихъ замкахъ. Третье сословіе-купецъ-давно вышло тамъ на историческую арену и заняло одно изъ первыхъ мъсть за столомъ жизни. Наука для него дълаетъ изобрътенія, искусство украшаеть его жизнь и услаждаеть его духъ, ариія завоевываеть для него новые рынки, правительства оберегають его преро-

Напрасно, однако, хохочеть старикъ Сатурнъ съ своей высоты. Тъже касты, какъ и прежде, — хотя-бы, какъ и въ Римъ, такъ же кричать "хлъба и зрълищъ", но сама каста буржувзій, по внутреняей сущности своей, по отвлеченному понятію, которое оно заключаетъ питьетъ безконечно более широкія рамки, чемъ касты патрицієвъ, феодаловь. Талантливое, спльное, преуспъвающее охотно включается въ эту касту, свобода личности и права ея нужны, необходимы ей, какъ существенныя условія ея существованія и — плохо видить Сатурнъ, если не замъчаетъ, что изъ самой жизни этой касты зарождается что-то новое, еще бол'ве широкое, еще сильн'ве охватывающее слои народные.

Мы въ прошлой главъ остановились на красивомъ разсказъ г. Бунина "Черноземъ", какъ на художественной иллюстраціи къ нашему тезису—распада помъщичьихъ усадебъ, продажи за долги большихъ "вишневыхъ садовъ". Съ этой же точки зрънія любопытна "Деревенская драма" г. Н. Гарина \*). Въ художественномъ отношеніи драма автору совсъмъ не удалась: дъйствіе вяло, неръшительно, краски мелодраматичны и непріятно-ръзки грубые, искусственные эффекты. Но въ данномъ случать насъ меньше инте-

ресуеть художественная сторона произведенія: изъ самой наум'тренной иркости красокъ. неслержанности мелодраматическихъэффектовъ, мы еще болве вправъ заключить о върности выводовъ автора. А выводы его ясны и несомивниы. Старый укладъ деревенской жизин непоправимо подточенъ въ основахъ своихъ; индивидуализмъ, какъ теченіе, ръзко расходящееся съ основами общиннагобыта, захватилъ все русло жизни деревин. "Индивидуалисты" — міровды, кулаки, двлающіе со сходомъ деревенскимъ все, что хотятъ-съ одной стороны и съ другой-...иолодая" деревня, мечтающая упти, чтобы зажить въ иномъ мёсть свободной жизнью--все это на фонъ общей продажности, грубости, пьянства и нищеты-подчеркиваеть несомнічный выводъ автора, что деревня, старая деревня погибаеть, распадается, почти погибла уже.

Старые влад'вльцы "вишневыхъ садовъ" довольно жалки.

Гаевъ, возвращаясь съ торговъ, гдв былъпроданъ его, занесенный даже въ энциклопедическіе словари, вишневый садъ, плачетъ и... заботливо покупаетъ по дорогѣизъ города анчоусы и керченскія сельди, Любовь Андреевна "горько плачетъ"; и вообще изо всей сцены разсказа о продажѣ "вишневаго сада" \*) мы ясно видпиъ, чтоони не постигають трагизма своего положенія, что и уйдя въ городъ, они не сум'єютъ самъ слиться съ жизнью и уходять тудатолько... умирать. Молодымъ владфльцамъ "вишневаго сада", въ лицъ Ани-дочери Любови Андреевны-яснъе положение, и эти, кажется, понимають, что надо уйти въ городъ для того, чтобы столковаться", чтотогда будеть насаждень "новый садъ"... "Пойдемъ со мною, пойдемъ, милая, отсюда, пойдемъ!.. Мы насадимъ новый садъ роскошиће этого, ты увидишь его, поймешь, п радость тихая, глубокая радость опустится на твою душу, какъ солнце въ вечерній часъ, и ты улыбнешься, мама! Пойдемъ, милая! пойдемъ"!

Такова историческая картина, нарисованная рукой художника; такъ исчезають большіе "вишневые сады". А какъ медленно. шагъ за шагомъ уходятъ "садочки", какъ уходитъ изъ деревни "вилланъ",—бывшій

<sup>\*) &</sup>quot;Вишневый садъ", А. П. Чехова. III актъ.



<sup>\*)</sup> Сборникъ Т-во "Знанія". І.

"холопъ" Гаевыхъ—теперешній "свободный" челов'єкъ-мужнкъ, — о томъ намъ разсказывають безчисленные очерки переселенческаго движенія, о томъ-же разсказывалъ намъ еще Глѣбъ Успенскій, жалуясь, что "баба уходить на фабрику"; объ этомъ-же разсказываеть намъ рость отечественной промышленности, — вся жизнь кругомъ разсказываеть намъ о томъ, какъ пустветь деревня.

Этп переселенія нижють неизб'яжнымъ сл'ядствіемъ весьма важное и очень характерное явленіе: уменьшеніе землед вльческихъ рабочихъ во вс'яхъ странахъ капиталистическаго землед'ялія. Въ Германіи отъ 1882 до 1895 года произошла убыль сельскихъ рабочихъ на 254.025 челов'якъ. Во Францій за 30 л'ятъ (1862—1892) произошло исчезновеніе бол'я милліона челов'якъ сельскихъ рабочихъ равняется почти 320/0 \*).

Разслояется, движется толща народная. Деревня уходить въ городъ, чтобы "столковаться".

#### VIII.

Ермолай Лопахинъ, "битый, малограмотный Ермолай, который зимой босикомъ бъгалъ", въ Европъ давно уже купилъ имъніе, гдъ его "дъдъ и отецъ были рабами, гдъ пхъ не пускали даже въ кухню". Тамъего давно уже не быють, онъ давно пересталъ "отрыгать ръдькой", тамъ онъ давно уже—"все"... Теперь будутъ продълывать то же самое, не обольщая себя химерами, не увлекаясь волшебными перспективами. Когда въ Европъ продавали съ торговъ "випневые сады",—ужасъ охватилъ однихъ, безумный восторгъ мечты, претворяющейся въ жизнь, охватилъ другихъ...

Каждое истинно-художественное произведеніе современной жизни можно разсматривать, какъ историческую живопись. Уляжется пізна и накинь дня, затихнеть шумъ современности,—и "бытовая" картина, нарпсованная художникомъ, превращается въ историческую картину.

Ермолай Лопахинъ плохо знаетъ исторію. Любопытно видіть, какъ онъ не можетъ освоиться со своимъ положеніемъ владівльца "вишневаго сада", какъ оно ему кажется волшебнымъ сномъ, какъ онъ самъ съ ироніей говорить: "идетъ новый помъщикъ, владълецъ вишневаго сада". — Между тъмъ, это не шутка и не сновидъніе, и не Варя "бросила ключи", а сама богния исторіи передала ему эти ключи отъ всего "хозяйства"... "Бросила ключи, хочетъ показать, что она ужъ не хозяйка здъсь... (звенитъ ключами). Ну, да все равно. (Слышно, какъ настраивается оркестръ)... Эй, музыканты, играйте, я желаю васъ слушать!..."

Неправда-ли, Ермолай Лопахинъ начинаетъ входять въ роль хозяина?.. Наши бытописатели-художники, готовятіе будущія историческія картины, ясно показывають намъ это. Вспомнимъ романы г. Боборыкина "Василій Теркинъ", "Княгиня", вспомнимъ старика Маякина изъ романа "Оома Гордъевъ" Горькаго-и передъ нами встанетъ яркая историческая картина. Его степенство Ермолай Лопахинъ еще робокъ, но онъ уже -шия виижеох спо оть, что онь хозяинь вишневаго сада и... исторической арены... "Приходите всв смотреть, какъ Ермолай Лопахинъ хватитъ топоромъ по вишневому саду, какъ упадуть на землю деревья! Настроимъ мы дачъ, и няши внуки и правнуки увидять туть новую жизнь... Музыка, играй"!...

Старушка Исторія по внішнему повторяєтся. Та же манера аббата Сійзса, тіже громкія різчи о "новой жизни"... Музыка будеть играть теперь только въ честь новаго владівльца, такъ какъ самый процессъ разслоенія толщи народной, который несеть съ собою Ермолай Лопахинъ, самый процессъ превращенія "бізлаго, прекраснаго" впшневаго сада въ фабричныя казармы далеко не весель, бізгство изъ деревень въ города сопровождается большими муками, и только его степенству, Ермолаю Лопахину, хочется музыки... Въ мукахъ рождается исторія.

Красиво и ярко иллюстрпруеть намъ это г. Гусевъ-Оренбургскій своимъ талантливымъ (хотя немного слишкомъ растянутымъ разсказомъ "Въ приходъ" \*). Авторъ даетъ яркую картинку сегодняшняго дня. О. Викторинъ Голгофскій ѣдетъ по своему приходу собирать "на съмена". Онъ знаетъ, что его приходъ страпино бъденъ, что "всегда съ этой Курычанки шести пудовъ не вывезешь", но мать-попадъя, рачительная хозяйка, за-

<sup>\*)</sup> Сборникъ Т-ва "Знанія", l.



<sup>\*) &</sup>quot;Бъгство изъ деревни и возвращение къ полямъ". Э. Вандервельде.

ставила его повхать, и о. Викторинъ окунается сразу въ злобу дня деревни, въ ея жалкую, нищенскую жизнь, въ ея страстную, глухую борьбу съ идущимъ хозянномъ Ермолаемъ Лопахинымъ, или, какъ онъ въ данномъ случат называется, Флегонтомъ Кирилычемъ. Этотъ Флегонтъ Кирилычъ, бывшій лакей, держить всю деревию въ своихъ рукахъ, скупаетъ окружныя земли, и ходять слухи, что онъ покупаеть и то помъстье, ("вишневый садъ"), которое арендують Курычанскіе мужики... "Заглоталь Флегонть Курычанку-то... какъ сомъ! Завладълъ нами! тавіе слухи ходять... такіе слухи... страсть!" и мирный о. Викторинъ, труся на своей лошадкъ, сразу-же попадаеть на драматическій эпизодъ изъ борьбы распадающейся деревни съ Лопахинымъ, Флегонтомъ Кирилычемъ.

Въ деревит есть кузнецъ Зосима, "безпокойный" человъкъ, интересующійся мірскими дъзами, — и будущій владълецъ "вишневаго сада" Флегонть Кирилычь заинтересованъ въ томъ, чтобы "убрать" его изъ деревни. Онъ обвиняеть его въ покражъ лъса и настаиваетъ на его аресть, какъ охранитель закона и основъ собственности... "Воровства допустить не могу... Хотя лісь и не мой, но передъ его превосходительствомъ мы всв ответчики... не могу-съ! Законъ-великое дело"!... Драматизмъ повышается, выраженія становятся різче... Кузнецъ Зосима находитъ, что Флегонтъ Кирилычъ "крови мужичьей попилъ достаточно", и тогда мирный о. Викторинъ вступается... "Зосима! Придержи языкъ!---Ну, можно-ли такъ отвъчать почтеннымъ людямъ "?!... У кузнеца Зосима другой взглядъ на это... "Да чемъ онъ такимъ почтенный? --- мошна у него толста, да домъ на полдеревни? И впря-мь... и впрямь онъ почтенный, коли и ты, отецъ, передъ нимъ шапку гнешь"!... Кузнецъ правпльно видить фактъ, но придаеть ему чисто-временное и мъстное значеніе, не охватываеть исторической перспективы, не понимаеть, что это не случайность, что и багюшка передъ Флегонтомъ "шапку гнеть", что староста повинуется Флегонту и "чепляеть" значокъ, чтобы "по формъ арестовать кузнеца Зосиму, мѣшающаго Флегонту Кирилычу. "Кобылинъ! Чепляй!" (значокъ) — и Зосима арестованъ.

Зосима становится въ прямую "оппозицію",

овазываеть "сопротивление властямъ" (Флегонть Кирилычъ хорошо знаеть законы и все это попомнить Зосимъ), а добродушный пастырь о. Викторинъ началъ хлестать свою лошадку, чтобы скоръе уъхать отъ мъста происшествія. Онъ ходить потомъ по домамъ жалкой, обнищавшей деревушки и собираетъ по горсточкамъ "на съчена", а когда подътажаетъ къ хоромамъ Флегонта Кириловича, работникъ выноситъ ему громадную пудовку пшеницы, насыпанной съ верхомъ. "Пуда два будетъ—подумалъ батюшка"... да, "маленькие подарки поддерживаютъ большую дружбу"...

Любонытна происшедшая затемъ беседа (о. Викторинъ закусываетъ и отдыхаетъ у Флегонта Кириловича) мирнаго пастыря съ будущимъ хозянномъ "вишневаго сада".— "По настоящему, ежели я собственникъ, и своей земль хозяннь, могу я любую цвну назначить... хочешь, плати, не хочешь, убирайся", разсуждаеть будущій влад'влець, и похоже на то, что мужики правы, ожидая съ ужасомъ этого времени... — "Флегошка, прямо сказать, слопаеть насъ!".. "Да онъ съ насъ цвну-то, батюшка, какую хочетъ, слупить! Сживеть насъ, прогонить насъ съ земли!" И они просять батюшку "убъдить сначала-то" не продавать земли Флегонту... "Гибель пришла! не выдержимъ!" Мирный пастырь отказывается оть этой щекотливой миссін п, возвращаясь вечеромъ черезълъсъ домой, сталкивается съ Зосимой, который убъжалъ изъ "кутузки", куда его засадили...

Зосима--это ферменть разслояющейся деревни, ея бродильное начало. "Защити меня, отецъ... Не могу... иысли у меня... горитъ у меня вотъ здъсь"!.. "Вотъ я... по совъсти жилъ... А теперь вотъ... охота... поднять вотъ кулакъ да ударить, чтобы мокро стало и сердце спокоилось"!.. "Унтеръ у насъ прохожій ночеваль, съ Кавказу, служилый челов4къ... сказывалъ,—твердый тамъ народъ! Сурьезный! Чуть не по немъ, -- изъ чинжалу палить! Не тронь! Эхъ, воть это такъ"!.. "Быдто есть такая земля... на тыщи верстъ ствна... и быдто народу тамъ и твсно, и скушно, и быдто ходить онъ вокругъ стъны... а за стъну нельзя"!.. "Коснись нашей Курычанки... нъшто мы не за стъной живемъ? — Тъсно и скушно! Флегонтъ встать въ полонъ забралъ... все чужое... лъсъ-ли... земля-ли"...

Въ заключение бестды Зосима разсказалъ свой сонъ батюшкъ, взволновавший его безпомощную душу. Интересно, что батюшка ничего другого не нашелъ посовътовать, какъ покориться Флегонту... Зосима пошелъ къ лъсу и скрылся во тъмъ, а "о. Викторинъ перекрестился и погналъ лошадъ"...

#### IX.

Мы должны это простить о. Викторину. Въ мукахъ рождается будущее, и часто люди болье мудрые и съ болье мужественной душой, чемъ у о. Викторина, въ ужаст останавливаются передъ этими родовыми болями... Процессъ разслоенія народной толщи чрезвычайно болъзненъ и-мы сказали уже, что только Ермолай Лопахинъ можетъ праздновать покупку "вишневаго сада" и хотеть музыки... Этоть процессь несеть въ самомъ себъ такіе бользненные, страшные нарывы, о которыхъ раньше не зналъ никакой о. Викторинъ и никакіе "школьные учители" государственныхъ и общественныхъ наукъ. Яркой иллюстраціей трагизма отношеній, коренящагося во вившнихъ условіяхъ современной намъ жизни, можеть служить маленькій талантливый разсказъ г. А. Серафимовича "Въ пути" \*). Эта маленькая вещица поражаеть, какъ... яркій світь полнін въ темную вочь. Темно, ни зги не видать, а кажется, что идешь по ровному и привычному пути; но воть молнія на мигь осв'ьтила все, --- и видишь страшную пропасть подъ ногами...

Фабула до наивности проста. Горожания,—надо думать, одинъ изъ твъъ "дачниковъ, которые пока пьютъ чай на балконв", вывъзалъ покататься на велосипедв за городъ. Невыносимый зной, сухой и жаркій встрвчный вітерь измучивають его, не дають ему вхать, и онъ съ удовольствіемъ принимаетъ предложеніе встрвчнаго мужика подвезти его вмісті съ его велосипедомъ. Бывають лошади, говорить авторъ, которымъ дорога какъ будто только на живодерню, а оні безъ устали работають, вдять труху, пьють протухлую муть и такъ живуть и работають десятки літь. Этоть мужикъ напоминаль такую лошадь... "мужичонко,

самый обыкновенный мужичонко пзъ центральныхъ губерній"...

"Изъ дома-то давно"? спрашиваетъ "дачникъ", катавшійся на велоспиедъ, а теперь благополучно отдыхающій на тельті у мужнонки... "Третій годъ, теперь, не былъ дома, ужъ забыли и ждать... Наше дъло какое, по работникамъ въкъ... Только што и пожилъ, какъ оженили, три годика"... "Лошади нътути, съмянъ нътути, вотъ и пошелъ по работникамъ, да двадцать лътъ и хожу"... "Дачнику" несмотря на его усталость, довольно умъстно вспоминаются знакомыя строфы.

"И, какъ ему... тебъ не пришлось Наткнуться на вопросъ: Чъмъ былъ бы хуже твой удълъ, Когда бъ ты менъе терпълъ"?

Онъ ихъ старается вёрнёе вспомнить, думаеть свои "интеллигентскія" думы о скитальческой жизни этого человёка. Онисимъ разговариваеть съ лошадьми, съ вётромъ... Мирная дорога, о трагедіи, о пропасти н'єть и помину... Но воть яркая, р'єжущая небо молнія...

"Варинъ, а баринъ, сколько твоя машина стоить "? ... Двъсти пятьдесять рублей "... -"Смъешься"... — "Върно, зачъмъ же миъ обманывать "...-Лицо его темиветь, онъ отворачивается, и мы долго тдемъ молча... "Двтсти пятьдесять цалковыхъ! Да это я хозянномъ бы сталъ"... "Дачникъ" чувствуетъ, что безпокойная, тревожная работа мысли идетъ у Онисима, и "неощутимая, невидимая нить пныхъ отношеній" протягивается между нимъ и Оппсимомъ... — "Хозяиномъ говоришь?".. — "Какъ-же! Теперя клади: изба сто цалковыхъ".. точный расчеть льется съ усть жалкаго мужичонки, онъ становится красноръчивъ... "а то въ работникахъ... все нутро, сила вся тутъ... двадцать годовъ съ утра до ночи... не оглянешься и помирать надо... вся-то, вся жисть... хоша бы продохнуть... вздохнуть-бы ... Они вдуть дальше, но пропасть уже передъ ними... "Што, баринъ, каждый день, небось, мясо жрешь "?--Посл'в этого вопроса, который въ зоологической формъ опредълилъ разстояніе между этими "современниками", — пропасть была какъ будто ясно указана, и развитие трагической коллизіи быстро идеть впередъ, завершаясь дубовымъ коломъ съ одной стороны и револьверомъ "бульдогомъ", съ другой...

<sup>\*)</sup> Сборникъ "Знанія" I.

У "загнанной клячи" пробудилась безпокойная, тревожная, ищущая мысль,—кляча привыкла работать и терпфливо таскать тяжести, а не мыслить, и не сумфла овладфть мыслью, а, напротивъ, мысль овладфла ею и поглотила ее... Въ мукахъ рождается исторія, въ мукахъ рождается ясная, организованная мысль. Отчетливоепониманіе себя, своего мъста въжизни, всъхъ окружающихъ условій—все это не даромъ дается. То же неумфніе владфть собственной пробудившейся уже мыслью, ту же неуясненность и неорганизованность мысли, мы могли видфть и у кузнеца Зосниы во всъхъ его порывахъ и разсужденіяхъ.

Разслоеніе толщи народной, происходящій на нашихъ глазахъ историческій кризисъпродажа "вишневаго сада", новый владълецъ Ермолай Лопахинъ, громадные фабричные центры, бъгство изъ деревень въ города, — все это пробудило мысль народную... И "хартін" литературы правдиво отражають это. Такъ, г. Бунинъ разсказываетъ намъ подслушанную имъ беседу мужиковъ въ вагоне. Вторая глава его разсказа "Черноземъ", о которомъ мы выше говорили, называется "Сны". Это красиво. И впрямь такъ. Первая глава "Чернозема" --- "Золотое дно", --- которое ниходится уже въ періодъ не оскудънія, а запуствнія, а вторая глава-, сны Чернозема. Разсказывать ихъ подробно мы не будемъ. Речь пдеть о какомъ-то старичкесвященник в изъ Епифани, которому снидся

въщій совъ: и авидся ему "съденькій, ctденькій монашекь и сказаль ему тихниъ голосомъ: не пужайся, молъ, служитель Божій, а слушай меня и объяви народу, модъ, означаетъ твоя виденія. А означаетъ она ба-альшія дела... Къ сожаленію, разсказчикъ понизилъ голосъ, и мы вифств съ авторомъ не знаемъ продолжения "сва". За то бурный и стремительный кузцецъ Зосима разсказываеть о. Викторину весь свой сонъ. Будто онъ обжить и плачеть, и скучно ему, и сердце его рвется... "И вотъ... народъ! И будто народъ идетъ... идетъ... вижу улицы и стіны какія-то... и быдто сталь я большой, выросъ... и все шагаю! и слышу, кричать: "Кузнецъ идетъ"!.. зовутъ меня, машутъ мив!--, Сюда, сюда"! И вижу--плошадь... и наковальня!-- молоть инт въ DVви дають: "Куй"! Глянуль я... золотая подкова! Не пов'вришь, батюшка? Какъ жаръ горить! И весело мнъ стало... духъ занялся! Подняль я молоть, ахнуль, удариль"...

"О. Викторинъ помолчалъ.— Глупый сонъ! сказалъ онъ"...

О новомъ владельце "вишневаго сада", о новыхъ пластахъ народныхъ и о томъ, какъ человечество "столковывается" въ городахъ—до другого раза.

Левъ Мовичь.





I.

Знаменательныя событія послѣдняго времени. — Актъ Высочайшей милости и отмѣна розги. — Назначеніе новаго министра внутреннихъ дѣлъ. — Всеобщія ожиданія. — Краеугольный намень обновленія Россіи. — Связь школы съ обществомъ. — Общественный подъемъ "низовъ". — "Фондъ народнаго просвѣщенія". — Начинанія министерства мароднаго просвѣщенія по вопросу о всеобщемъ образованіи. — Европейское общественное миѣніе объ "обновленіи" Россіи.

Въ течение последнихъ двухъ месяцевъ во внутренней жизни нашего отечества произошель цёлый рядъ знаменательныхъ событій, язъ которыхъ крупнайшимъ является рожденіе Наслідника престола, Цесаревича и Великаго Князя Алексъя Николаевича. Это событіе ознаменовалось Всемилостив'я шить манифестомъ, отмънившимъ, прочить, позорнъйшій пережитокъ нашего времени - телесныя наказанія для крестьянъ. Наконецъ, въ сентябръ-мъсяцъ были опубликованы временныя правила о переселеніи, хотя и имеющія некоторыя недочеты, легко ногущія быть, впрочемъ, ясправленнымя, уже вслъдствіе своего временнаго характера, по тъмъ не менъе вносящіе извъстный правопорядокъ въ столь великое государственное дъло, какъ народныя переселенія.

Весьма крупнымъ событіемъ въ жизни Россіи должно считаться назначеніе на постъ министра внутренняхъ д'ялъ князя Петра Димитріевича Святополкъ-Мирскаго, одного изъ выдающихся нашихъ администраторовъ, много послужившаго въ провинціи, а, сл'ядова-

тельно, при свойственной ому вдумчивости и имъвшаго возможность наблюдательности, ознакомиться съ народною жизнью не по канцелярскимъ только матерьяламъ, но и по дичнымъ наблюденіямъ. Иншушій эти строки, бывшій літь пять тому назадъ завъдующимъ редакціей, или, какъ это принято называть полуофиціально, "секретаремъ редакцін" маленькой газетки въ одномъ изъ увадныхъ городовъ Екатеринославской губернін, съ чувствомъ искренней благодарности вспоминаеть о внимательномъ и благожедательномъ отношеніи къ м'встной печати со стороны князя Петра Димитріевича, бывшаго въ то время екатеринославскимъ губернаторомъ. Такою-же точно, если не большею, благожелательностію пользовалась печать Съверозападнаго края въ недавнюю бытность князя виленскимъ генералъ-губернаторомъ. Впрочемъ, административный тактъ, просвъщенный взглядъ на необходимость взаимнаго довърія между администраціей и общественными учрежденіями, гуманное отношеніе къ людямъ, терпимость къ чужимъ мизніямъ, -- все это такія качества, которыя привлекали къ князю П. Д. Святополкъ-Мирскому всеобщее уваженіе вездъ, гдъ-бы онъ ни служиль. Произнесенныя новымъ министромъ внутреннихъ дель речи, беседы его съ журналистами, наконецъ, его первыя симпатичныя распоряженія о разръшеніи вернуться въ Петербургъ высланнымъ изъ столицы литераторамъ Н. Ф. Анненскому и В. И. Чарнолусскому, а въ свои тверскія им'янія высланнымъ изъ предъловъ Тверской губернін бывшему предсъдателю тверской губернской земской управы В. Д. фонъ-Дервизу и члену управы Н. К. Милюкову, -- все это, несомивню, свипътельствуетъ, что князь Святополкъ-Мирскій и на новомъ своемъ высокомъ посту будеть преследовать теже задачи, какъ и прежде въ провинцін, темъ болье, что онь, по существу, не расходятся съ основными положеніями Высочайшаго манифеста 26 февраля 1903 года. Заявленія князи о взаимномъ довъріи правительства и общества, о необходимости общественной инипіативы, большей самосостоятельности земскихъ, городскихъ и другихъ общественныхъ учрежденій, о благожелательномъ отношеніи къ печати и пр., вызвали не только въ образованномъ обществъ, но, судя по нъкоторымъ газетнымъ извъстіямъ, • и въ болъе широкихъ слояхъ населенія-подъемъ духа и надежду на обновленіе русской общественной жизни. Земства и города спішать привітствовать новаго министра адресами и телеграммами Вся печать, не исключая даже пресловутаго "Гражкнязя Мещерскаго, заговорила о предстоящей "веснъ", и однъ лишь "Московскія Въдомости" продолжають еще по прежнему юродствовать и прорицать, -- вирочемъ, съ нъсколько уже пониженнымъ жа-DOM 3 ...

Что обновление общественной жизни и общественная самодъятельность являются дли России краеугольнымы камнемы ея грядущаго благосостояния и счастия, — ясно само собою. Воты что, напр., говориты по этому поводу "Юристы":

"Хранящій мучительное молчаніе народъ есть живой упрекъ тому порядку вещей, который боится публичности, гласнаго обсужденія дізль. Наше общество, гдіт только могло, заявляло о необходимости поворота. Дошло до того, что медицинскіе и техническіе съїзды, созванные для разрішенія спеціаль-

ныхъ вопросовъ, стали требовать прежде всего свободы слова, свободы совъсти, неприкосновенности личности, этихъ элементарныхъ благъ культурной жизни, безъ которыхъ трудно себъ представить современное государство. Возможно закрыть съъздъ, но нельзя уничтожить тотъ источникъ, который создалъ извъстныя потребности. Мы за послъдніе десятки лътъ выросли умственно, к нельзя смотрътъ на насъ, какъ на дътей, нуждающихся въ опекъ бюрократіи. Общество наше не можетъ обойтись безъ свободы. Она ему нужна, какъ воздухъ. О ней вездъ и всегда оно должно заявлять до тъхъ поръ, пока не добъется ея".

Какъ-бы откликомъ на заявленія князя Святополкъ-Мирскаго является різчь министра народнаго просвітшевія Г. Г. Глазова о ненормальности "средотінія" между обществомъ и школою".

"На необходимость устраненія стѣны между семьей и школой указывалось", -- замтчають по поводу этой рачи "Русскія Въдомости", -- и ранње, еще въ министерство ген.-адъют. Ванновскаго, и кое-гдф дфлались попытки къ сближенію школы съ родителями, но въ общемъ средняя школа осталась при прежнемъ режимъ, и лишь немногія училища стали давать большій доступъ новымъ педагогическимъ вѣяніямъ, въ зависимости отъ степени иниціативы, проявляемой ихъ главными руководителями. Иного, впрочемъ, трудно было и ожидать, такъ какъ руководители и дъятели школы — прежде всего чиновники, связанные рядомъ формальныхъ требованій и обязанностей, выполненіе которыхъ поставляется начальствомъ на первый планъ. Необходимо "пройти", что положено по имъющимся планамъ, а затъмъ необходимо поддержание порядка въ школъ и ограждение ея отъ элементовъ, способныхъ нарушить этотъ порядокъ. Для заботъ о развитіи своихъ питомневъ, вив предъловъ формальныхъ требованій, школа не располагаетъ обыкновенно ни достаточнымъ временемъ, ни необходимыми силами".

Какъ выше говорилось, жажда новой жизни начинаетъ проявляться и среди широкихъ слоевъ населенія,—среди рабочихъ и даже, казалось бы такого всегда ннертнаго, крестьянства. Что провивція пробуждается, что пульсъ ея общественной жизни начинаетъ биться все сильнъе и сильнъе

въ нѣкоторыхъ случаяхъ далеко оставляя за собою въ данномъ отношеніи даже столицы, что самосознаніе простого народа, этихъ заброшенныхъ "низовъ", все болѣе пробуждается,—объ этомъ мы уже неоднократно говорили.

Въ pendant къ этому рѣшаемся привести напечатанное въ "Руси" стихотвореніе одного крестьянина все на тотъ-же отрадный мотивъ о народномъ возрожденіи:

Не вь прим'ярь п'явцамъ невольнымъ,--Посреди полей и нивъ, Проввучи ты колокольнымъ Звономъ, искрепній призывъ!

Съ береговъ Льдяного моря Къ черноморскимъ берегамъ Пронесись ты, пъсня горя, Прозвучи роднымъ сынамъ.

Отъ Кремля и до Алтая, До китайскихъ мертвыхъ странъ Внемли, внемли, Русь родная, Внемли призыву крестьянъ!

Люди-братья! Отзовитесь На посильный вамъ призывъ, Съ землепашцемъ подълитесь, Ради хлъба, ради нивъ...

Отвовитеся, дворянс! Вы, чиновники! Купцы! Именитые граждане! Вы, за родину бойцы!

Насъ не голодъ, — тъма сгубила Зельемъ пагубнымъ своимъ... Въ просвъщенъи — жизни сила! Мы-жъ... безпомощно стоимъ...

Опуствлись наши руки: Въкъ намъ трудный далъ запросъ. Отзовись на эти звуки— Съверянинъ, малороссъ,

И калмыкъ, и сынъ чухонца,
Полудикій самовдъ,—
Пусть ввойдетъ надъ Русью солице!—
Дай намъ солнечный разсвътъ!
Мой привывъ ко всъмъ имущамъ
Свътлымъ Именемъ Христа:—
"Вотъ—гдъ Богомъ Всемогущимъ
Ваша примется лепта!"

Мы хорошо знаемъ и глубоко въримъ, что стремленіе простого народа къ просвъщенію въ напи дни настолько велико, что всякіе тормазы по пути этого движенія не остановять его, а внесуть лишь ненужныя страданія.

Что критическая мысль начинаеть пробуждаться въ простыхъ умахъ, уже вытекаетъ изъ того знаменательнаго факта, что, по почину простого купца, редакціей газеты "Русь", а всл'ядъ за нею и "Виржевыми В'ядомостями", открыть сборъ пожертвованій на такъ называемый "фондъ народнаго про-

свъщенія". Къ сожалънію, сама по себъ симпатичная идея встрътила проническія улыбки въ другихъ изданіяхъ, заподозрившихъ искренность "Руси" и ея заправилъ. По этому поводу началась уже газетная полемика, открывшая много несимпатичнаго...

Между тъпъ народное образование-безусловно благое дъло.

Само правительство въ настоящее время пдеть на встръчу желаніямь общества и народа о возможно широкой и пълесообразной постановкъ просвъщенія народа, что хотя-бы видно уже изъ того, что министерство народнаго просвъщенія потребовало инспекторовъ народныхъ училищъ отъ земскихъ увадныхъ управъ, 63 июляхъ осуществленія всеобщаго обученія, свъдънія и соображенія: о наличности образовательныхъ средствъ и источниковъ содержанія заведеній, служащихъ цълямъ начальнаго народнаго образованія, къ 1-му явваря 1904 года; основанныя на м'єстныхъ изсл'ьдованіяхъ предположенія о числѣ училищъ, подлежащихъ открытію, въ видахъ достиженія общедоступности начальнаго образованія въ данномъ районъ; соображенія о срокахъ. въ какіе предположенныя къ открытію училища могли бы быть действительно открыты, и о средствахъ, которыя потребовались бы для осуществленія предположеннаго всеобщаго обученія, расходовъ едпновременныхъ и постоянныхъ съ примърнымъ распредъленіемъ ихъ по отделанъ источниковъ.

Ръчи министра внутреннихъ дълъ князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго и, въ связи съ ними, подъемъ общественнаго духа въ нашемъ отечествъ, вызываеть къ себъ весьма крупный интересъ въ Западной Европъ. Извъстный берлинскій корреспонденть "Русскихъ Въдомостей" г. І. приводить интересный отзывъ мюнхенскаго профессора Луйо Брентано о значеніи Россіи для культурнаго развитія Европы въ XX въкъ. Знаменитый ученый, отрицая существование какой-либо особенной русской миссіи, какъ ее понимали наши славянофилы, приходить къ заключенію, что Россія можеть быть или угрозой просвъщению, или вліятельнымъ факторомъ въ семьъ европейскихъ народовъ, въ зависимости отъ того, какое направление приметь русская внутренняя политика. "Стопятидесятимилліонный народъ, — говорить Брентано, — народъ, создавшій при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ такую замъчательную литературу, такихъ выдающихся работниковъ во многихъ областяхъ знанія, несомнънно, подниметъ и собственное значеніе и будетъ содъйствовать благу и достоинству человъка при болье благопріятныхъ условіяхъ общественной и государственной жизни".

Не безынтересенъ тотъ фактъ, отивчаемый г. 1., что вопросомъ, которымъ задавались еще сравнительно недавно только немногіе представители европейской мысли, теперь интересуются уже широкіе слои общества. Напр., въ Берлинѣ, "въ печати, въ ферейнахъ и просто въ бесѣдахъ за кружкой пива много и съ оживленіемъ толкуютъ о наступившемъ или наступающемъ поворотѣ въ нашей внутренней политикѣ".

Рядомъ съ такимъ благожелательнымъ отношеніемъ наиболже благомыслящихъ и прогрессивныхъ элементовъ нъмецкаго общества къ культурному пробужденію нашего отечества, прусскіе юнкеры, ультра-шовинисты и архитевтоны наиболже недовольны признаками новыхъ, гуманныхъ въяній въ Россів. "Они,—говоритъ г. І.,—и не скрываютъ,

что страна наша ниъ была бы милъе всего въ состояни невъжества, при полномъ господствъ бюрократіи. Развитіе общественныхъ силъ. дружная работа совивстно съ ними центральной власти, — слышите вы въ этихъ кругахъ, — вызоветъ такой приливъ свъжести, молодости и энергіи, что и въ политическомъ, и экономическомъ отношеніи Россія пріобрътетъ огромное значеніе въ Европъ и отодвинстъ преобладающее вліяніе Германіи. И эти господа съ своей точки зрънія правы: они знаютъ, что реакціоннымъ элементамъ русскаго общества всегда въ сущности особенно милъ былъ прусскій капралъ"...

Однимъ словомъ, — замѣтимъ отъ себя, — "рыбакъ рыбака видитъ издалека", что и вполнъ понятно, такъ-какъ реакція во встътъ странахъ безъ исключенія преслъдуетъ однъ и тъ-же своекорыстныя цъли, при чемъ чъмъ значительнъе страна, въ которой господствуетъ реакція и чъмъ болье въ ней средствъ для проведенія реакціонной политики, тъмъ большую надежду на поддержку своихъ вождельній имъютъ реакціонеры всъхъ культовъ, государствъ и національностей.

H. B.

II.

Матеріальная нужда народныхъ учителей въ Бессарабіи. — Ростовскіе думцы м милліонное наслѣдство. — Самарскій лендъ-лордъ на скамьѣ подсудимыхъ. — Тверскія недоразумѣнія по народному образованію. — Бѣгство кавказскихъ народныхъ учителей. — "По усмотрѣнію. " — Врачебное оскудѣніе. — Помощь семьямъ призванныхъ на театръ военныхъ дѣйствій. — Непонятныя явленія въ области нашей средней и высшей школы — Недостатокъ учебныхъ заведеній. — Два приказа. — Памяти дѣятеля провинціальной печати. — 25-лѣтіе со дня смерти историка С. М. Соловьева.

Страшное чудовище войны заслонило отъ насъ своей громадной и безобразной массой всё другія бёды и горести, какъ будто бы ихъ и не бывало, а на самомъ дёлѣ онѣ ижъются въ наличности и въ не маломъ числѣ. Недородъ на югѣ Россіи особенно даетъ себя знать въ Вессарабской губерніи, гдѣ являются даже опасенія, что придется оказывать помощь не только земледѣльцамъ, но и народнымъ учителямъ тѣхъ школъ, которыя содержатся на средства сельскихъ обществъ. Этотъ вопросъ для Бессарабіи пріобрѣтаетъ особенное значеніе потому, что въ этой области очень много школъ, содержаніе которыхъ лежитъ непосредственно на

обязанности сельскихъ обществъ. Въ районъ Аккерманскаго уъзда, наиболъе пострадавшаго отъ неурожая, по сообщенію "Одесскихъ Новостей", насчитывается 99 училищъ, учащіе которыхъ рискуютъ зимою остаться безъ жалованья и, слъдовательно, обречены на полную голодовку. Въ неурожай 1899 г. такъ это и было. Въ виду этого Аккерманская земская управа возбудила ходатайство о назначеніи отъ казны субсидія, въ размъръ хотя бы 2-хъ т. руб., для выдачи пособій учащимъ въ пострадавшихъ мъстностяхъ.

Неурожан у насъ явленіе нерѣдкое, они сдѣлались даже хроническою болѣзнью сельскаго хозяйства за послѣдніе 20—25 лѣтъ. и ставить существование школы и учителя въ зависимость отъ этого явленія едва ли возможно. Если въ одномъ Аккерманскомъ увадь насчитывается 99 школь, которынь сельскія общества не въ состояніи отпускать въ этомъ году средствъ, то на пространствъ всей площади, пострадавшей отъ неурожая, въроятно, ихъ можно насчитать нъсколько сотенъ, изъ которыхъ многія, надо думать, и закроются за недостаткомъ средствъ, а учителя разбредутся, кто куда. Случилось это въ 1899 г., случится въ 1904 г., пройдеть и всколько леть, - опять повторится тоже самое, — и такъ будетъ до техъ поръ, пока пколы, содержимыя обществами и не имъющія основнаго фонда, не перейдуть въ непосредственное завъдывание земства.

Много противоръчій въ нашей жизни! Въ богатой и плодородной Бессарабіи народные учителя собираются голодать, а городская управа въ Ростовъ на Дону проспала полумилліонное наслідство, оставленное городу покойнымъ докторомъ Ткачевымъ въ 1896 г. на нужды начальнаго образованія. Несомивнию, что городская управа въ Ростовъ на Дону очень сыта: ведь съ голоду не заснешь. А пока она почивала, прямой наследникъ покойнаго доктора, его сынъ, кол. асс. Ткачевъ, "утвердился въ правахъ наследства по оплошности управы. членомъ которой въ то время состояль и онъ самъ". Нечего сказать, хороша оплошность! Врядъ ли такой оплошности было бы мъсто. если-бы филантропъ докторъ завъщалъ свои капиталы не на школы, а лично господамъ управцамъ. Въдь, коллежскій ассесоръ Ткачевъ не силошалъ же, хотя и самъ былъвъ это время управцемъ. И невольно навертывается вопросъ: ужъ не опоплъ-ли г. Ткачевъ своихъ товарящей по управъ какямъ нябудь волшебнымъ зельемъ, или не подсыпалъ-ли имъ въ управскій чай крізпкаго соннаго порошка? Въ прошломъ году г. Ткачевъ предлагаль дум взамынь положеннаго вы карманы полмилльончика пустопорожнее мъсто цъною въ 12-15 т. руб. Очевидно, сынъ не въ отца пошелъ, а говорятъ еще, что яблоко оть яблони не далеко падаеть. Нъть, туть далеко откатилось! Что же отвътила дума на предложение г. Ткачева? Дума большинствомъ трехъ голосовъ постановила помириться съ г. Ткачевымъ и принять его предложеніе. Такъ бы и было, если-бы не

вившалось въ это дело министерство народнаго просвещенія. Ростовскіе думцы въ своемъ стремленіи поскорте облобызаться съ Ткачевымъ - сыномъ совершенно забыли Ткачева - отца, а вмъстъ съ нимъ и народное образованіе, которое они готовы были продать за чечевичную похлебку. Вышло иначе и, по предложенію министерства, дъло о завъщаніи будетъ разсматриваться судебной палатой.

Капиталъ идеть въ капиталу, таковъ экономическій законъ, и потому очень естественно, что коллежскій ассесоръ Ткачевъ желаетъ присоединить въ своему капиталу капиталъ доктора Ткачева, скопленный тъмъ для исключительной и благородной цёли—для народнаго образованія.

Однако, не всегда заключительный аккордъ всемогущаго капитала оканчивается торжественнымъ гимномъ. Для доказательства последнихъ словъ приведу текстуально корреспонденцію въ "Русскія Ведомости" изъ Самары.

"7-го сентября началось слушаніе дъла о составленін подложных приговоровъ и поборахъ при сдачъ башкирской земли милліонеру—землевладъльцу И. И. Шахобалову. Земля сдавалась еще въ 1900 г. и по удивительно низкимъ ценамъ (1 р 13 к. за десятину). Витьсть съ Шахобаловымъ обвиняются бывшій земскій начальникъ Бабинцевъ и башкирскіе волостной старшина и сельскій староста. Дізло очень характерное въ смысле иллюстраціи практикующихся въ степи пріемовъ обиранія крестьянъ и бащкирцевъ. Характерно и то, что башкирцы за последнее время настолько развились, что энергично запротестовали противъ безцеремоннаго расхищенія ихъ достоянія. Милліонера Шахобалова защищаеть выдающійся самарскій пов'тренный, бывшій земскій піятель, А. Н. Хардинъ, земскаго начальника Бабинцева—не менъе извъстный саратовскій адвокать Кальмановичь, волостнаго старшину-пр. пов. Никоновъ, тоже изъ Саратова. Дёло, къ сожаленію, слушаніемъ отложено за неявкой двухъ свидътелей. Оно объщаеть быть очень интереснымъ".

"Оно (т. е. дъло) объщаетъ быть очень интереснымъ", заканчиваетъ корреспондентъ. Еще бы! Ужъ если предварительное слъдствіе, при всъхъ существующихъ недостаткахъ этого процесса, привело такого, можно ска-

зать, поволжскаго кита, какъ И. И. Шахобаловъ, на скамью подсудимыхъ, то, нужно думать, онъ усълся на этомъ самомъ мъстъ основательно и прочно. Башкирскія и вообще самарскія степи знаютъ Шахобаловыхъ. Знаютъ отца, дъда и прадъда. Въ корреспонденціи говорится о сдачъ башкирскихъ земель Шахобалову, Ивану Иванычу, въ аренду по 1 р. 13 коп. за десятину, а преданіе говорить о томъ, какъ предки господъ Шахобаловыхъ скупали на въчныя времена и въ "крипость" башкирскія земли по четвертаку за десятину...

Вотъ адъсь ужъ смъло можно сказать, что яблочко отъ яблоньки не откатилось, а тутъ же, у корней своихъ праотцевъ, и засъялось.

Въ Бессарабской губерніи народные учителя голодають отъ недорода, въ Ростовъ на Дону управа отъ сытости просыпаеть милліонное наслъдство, а въ Самаръ неутолимый аппетить привелъ купца Шахобалова, виъстъ съ земскимъ начальникомъ Бабницевымъ, на скамью подсудимыхъ.

Все это понятно и никакихъ объясненій не требуеть, но воть что совершенно не понятно: почему голодають народные учителя Тверской губерній? Врядъ ли найдется такой Эдипъ, который разръшить эту загадку. Впрочемъ, если мы обратимся къ Эдипамъ, засъдающимъ въ канцеляріяхъ, управленіяхъ, департаментахъ и тому подобныхъ учрежденіяхъ, то, быть можетъ, разгадка и обнаружится. Въ Тверской губерніи за последнее время не было ни глада, ни мора, ни труса, ни нашествія иношлеменныхъ, а между тімъ положеніе народных учителей отчаянное. Въ этомъ можно убъдиться изъ отчета тверскаго общества взаимопомощи учащихъ. Общество это погибаетъ отъ многихъ атмосферическихъ причинъ, а, кромф того, и отъ полнаго истощенія кассы, касса же истощается по мфрф истощенія учительскихъ желудковъ, число которыхъ все увеличивается и увеличивается. Вотъ что пишутъ изъ Твери въ "Русскія Въдомости".

"14-го сентября здісь состоялось общее собраніе тверскаго общества взаимопомощн учащихъ. Изъ доклада правленія общества видно, что дізятельность общества въ прошедшемъ году сильно сузилась: ни лекцій, ни спектаклей общество въ посліднее время не устраивало; разныя коммиссіи, работав-

шія прежде довольно энергично, въ этомъ году не собирались вовсе; составъ общества постоянно мізнялся, вленія число членовъ общества сократилось. Пъятельность общества направилась на выдачу ссудъ и пособій, которыхъ было выданобольше, чемъ позволяли обычныя средства общества. Всего пособій было выдано на сумиу 2,028 р., изъ нихъ 1,226 р. выдано 27-ми лицамъ, случайно лишившимся заработка. Такой большой расходъ, какъ 1,226 р., произведенный на выдачу пособій 27-ми лицамъ, лишившимся заработковъ (14 лицъ Тверскаго у. и 13- Новоторжскаго у.), не могь не обратить вниманія собравшихся. Было указано, что если и впредь будутъ производиться такія нассовыя увольненія. какъ въ этомъ году, то общество вскоръ должно будетъ истощить всв свои запасы, такъ какъ отказывать увольняемымъ совершенно немыслимо, зная ихъ нужду и трудность для нихъ найти занятія въ будущемъ. Вивств съ темъ было высказано пожеланіе. чтобы училищные советы увольняли учителей по окончаніи года—весной, а не осеньюили среди лъта, какъ это дълается теперь. За літнее время увольняемый могь бы найти какое-нибудь занятіе, и, такимъ образомъ, помощь общества потребовалась бы въ меньшихъ размфрахъ. Другіе находили мфру эту мало действительной и указывали на то, что въ земствћ вообще становится очень трудно работать. Окончательной резолюціи по данному вопросу собраніе не могло принять, и вопросъ былъ оставленъ открытымъ до будущаго собранія".

Вопросъ остался открытымъ, а желудки то учителей все таки подвело!...

Народный учитель у насъ всегда бъдствовалъ, всегда жилъ впроголодь, но въ последнее время особенно часто приходится наталкиваться на извъстія объ этихъ бъдствіяхъ. Чемъ это объясняется, --- я не знаю, --въроятно, это въ полной и неразрывной связи съ общимъ упадкомъ русской жизни. Существовало когда-то мненіе, что на окраннахъ народному учителю живется лучше, и Бессарабія для многихъ представлялась витесть съ Кавказомъ чемъ-то въ роде Аркадін. Теперь, какъ видить читатель, Вессарабію приходится разв'янчать, а вичесть съ ней и Кавказъ. Вотъ что между прочимъпишуть въ "Русскую Газету" съ Кавказа.

"Учителя народныхъ школъ, содержимыхъ въ дирекціи на средства казны и земскихъ сборовъ, получають жалованье во время. Елинственной помъхой въ этомъ смыслѣ является отдаленность ніжоторыхъ школь отъ почтовыхъ конторъ и отрезанность зимою, благодаря отсутствію путей сообщенія. Учащіе тогда тадять за 100 версть получать жалованье или сидять по несколько мъсяцевъ безъ него, ожидая возможности протада. Гораздо хуже обставлены въ дълъ удовлетворенія жалованіемъ учителя въ такъ называемыхъ общественныхъ школахъ, содержимыхъ на средства сельскихъ обществъ. Такіе учителя порою по году сидять безъ жалованія или вымаливають его по мелочамъ у старшинъ, при чемъ дело не обходится безь униженій. Постоянно нуждансь, учителя общественныхъ школъ, естественно, принуждены должать, попадая въ лапы ростовщиковъ. А если учитель заболълъ, -- его положение становится прямо таки безвыходнымъ. Вотъ почему на Кавказъ больше, чыть вы остальной Россіи, замычается массовое бъгство учителей въ акцизъ, въ низапіе чины администраціи, на жельзную дорогу, а дъло народнаго образованія остается на мели. Прежній учитель ушель, новаго не отыскивается, и нередко школы по несколько мъсяцевъ бывають закрыты".

По закону воспрещать гдъ бы то ни было розничную продажу нумеровъ какой бы то ни было газеты, хоти бы и "Орловскаго Въствика", предоставлено только министру ввугреннихъ дълъ, а между тъмъ...

Очень часто "усмотреніе" является простымъ непониманіемъ смысла закона и распоряженій высшаго правительства. Ничемъ инымъ нельзя объяснить, напримеръ, следующаго факта, сообщаемаго газетою "Post" изъ Риги.

"Нѣкоторыя волостныя правленія, къ которымъ жены призванныхъ въ дѣйствующую армію чиновъ запаса обращались за пособіями, отказывали просительницамъ, разъясняя, будто бы пособіе можетъ быть выдано имъ только при условіи признанія ихъ уѣзднымъ врачемъ неспособными къ труду. Вмѣстѣ съ тѣмъ нѣкоторыя такія просительницы были уже отправляемы къ уѣзднымъ врачамъ на освидѣтельствованіе".

Тоже самое можно сказать и относительно распоряженія лодзинскаго полиціймейстера, о которомъ сообщаеть "Край".

Въ Лодзи существуетъ второе ссудо-сберегательное товарищество, которое, обладая по уставу правомъ принимать пожертвованія и отчислять изъ прибылей извъстныя суммы на цели общественной пользы, намеревалось организовать помощь безработнымъ рабочимъ. Лодзинскій полиціймейстеръ, узнавъ объ этомъ, обратился къ товариществу съ отзывомъ, въ которомъ находить действія товарищества несогласными съ уставомъ въ виду того, что "въ понятіе о цъляхъ общественной пользы ни въ коемъ случат не можеть входить оказывание вспомоществования лицамъ, не имъющимъ заработка". Вслъдствіе этого товарищество было принуждено отказаться оть своего намфренія.

Въ данномъ случать мы сталкиваемся съ совершенно своеобразнымъ толкованіемъ прямого смысла извъстнаго параграфа устава товарищества. По мнізнію лодзинскаго полиціймейстера, помощь безработнымъ никакого отношенія не имізеть къ цілямъ общественной пользы, а потому пусть эти безработные занимаются нищенствомъ и воровствомъ, деньги же, которыя Товарищество отчислило на помощь бізднякамів, должны лежать въ сундуків...

Стравно только одно, почему товарищество отказалось отъ своего намеренія. Ведь митнія бывають ошибочны, ибо человтку свойственно ошибаться, а лодзинскій полиціймейстеръ человъкъ, и ничто человъческое ему не чуждо. Можно бы было попросить у высшей инстанціи разъяснить полиціймейстеру его ошибку. Это важно въ особенности теперь, когда, благодаря войнъ, въ Лодзинскомъ районъ ощущается промышленный кризисъ, и множество рабочихъ остается безъ заработка. По сообщенію изъ Варшавы, однимъ только еврейскимъ обществомъ попеченія о бъдныхъ зарегистрировано въ короткое врем: больше 5000 евреевъ, оставшихся безъ работы. Всякое стремленіе помочь этимъ жертвамъ промышленнаго кризиса заслуживаеть глубокаго сочувствія и со стороны властей полнаго содъйствія, хотя бы только въ видахъ охраненія порядка и спокойствія.

На ряду съ промышленнымъ кризисомъ война вызвала и врачебный кризисъ. Громадное число врачей, призванныхъ въ д'ъйствующую армію, даетъ себя чувствовать всюду. Варшавскія газеты сообщаютъ, что только въ теченіе нъсколькихъ дней сентября изъ Царства Польскаго взято боле 50 врачей, въ томъ числѣ изъ Варшавы 30. Изъ Самарской губернін призваны въ действующія войска земскіе врачи слідующихъ увадовъ: Самарскаго—3, Бугульминскаго и Бугурусланскаго — по 2, Ставропольскаго, Бузулукскаго и Новоузенскаго — по одному; кром'в того, изъ последняго уезда земствомъ отправлены два врача съ отрядами курскаго земства и Краснаго Креста. Изъ земскихъ врачей Харьковской губерній ушли на войну 23; изъ нихъ 18 призваны въ арию, какъ состоявшіе въ запась, а 5 отправились съ зеискими отрядами. Фельдіперовъ призвано изъ всей губерніи болье 90.

Уменьшеніе медицинскаго персонала на столько велико, что газеты пестрять объявленіями отъ разныхъ земствъ и учрежденій, вызывающими желающихъ занять вакантныя мѣста. Врачебное оскудѣніе представляеть особенную опасность въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ уже появилась холера или ожидается ея появленіе. Въ силу этого саратовское земское собраніе въ засѣданіи 26 Августа постановило ходатайствовать предъ правительствомъ объосвобожденіи отъ призыва на военную службу медицинскаго персонала на то время, пока губернія будеть находиться на положеніи угрожаемомъ по холерѣ.

Изъ разныхъ мъстъ Россіи получаются свъдънія о большой нуждъ, испытываемой семьями ушедшихъ на войну запасныхъ. "Югу", напримъръ, сообщають изъ Херсона, что утадная земская управа "буквально осаждается просителями, нуждающимися въ продовольствін, по случаю призыва ихъ кормильцевъ на военную службу. По приблизительному подсчету, въ одномъ только Херсонскомъ убадъ числится около 6000 семействъ, которымъ необходимо выдавать продовольствіе. Считая въ среднемъ на селью по 4-5 р. въ мъсяцъ, потребуется 300 т. р. На губернскомъ собраніи предполагается, по выясненіи общей суммы необходимаго продовольствія, возбудить ходатайство правительственной субсидіи. Такое же ходатайство предположено и Харьковскимъ зеиствомъ, которымъ нужда въ субсидіи опредъляется въ размъръ до 1.650.000 р.

Въ нъкоторыхъ земствахъ, какъ, напримъръ, въ увздномъ Уфинскомъ, на каждаго члена семьи выдается по 1 р. 20 коп. Въ названномъ утлут пользуются пособіемъ 4585 семействъ. Настало время земскихъ собраній и, втроятно, ходатайства предъ правительствомъ о субсидіяхъ на выдачу пособій семьямъ запасныхъ посыплются, какъ изъ рога изобилія.

Оно и понятно, у земствъ не имъется спеціальныхъ капиталовъ для такой цъли, излишковъ же отъ оборотныхъ средствъ неостается, да и дъло народнаго продовольствія вообще изъ рукъ земства взято.

Несомитьно, что мы наканунт реформть въ области какъ средней, такъ и высшей школы, но пока что, тамъ творится что-тостранное.

Изъ Харькова, напримеръ, пищуть въ "Русь" следующее: "Въ харьковскомъ технологическомъ институтъ произошла къ нынъшнему академическому году большая перемина въ преподавательскомъ персоналъ. Частью были уволены, а частью подали въотставку 22 преподавателя изъ профессоровъ и лекторовъ. Среди нихъ есть имена. пользующіяся заслуженной изв'єстностью въ ученомъ міръ. Нъкоторые изъ этихъ бывшихъ преподавателей технологического института были тотчасъ же приглашены на соответствующія канедры въ другія высшія учебныя заведенія: такъ, проф. Красускій, уволенный изъ харьковскаго института, занялъ канедру въ варшавскомъ политехникумъ. Иные, преимущественно спеціалисты: технической химіи, получили м'ьста на заводахъ; иные же, наконецъ, принуждены были совершенно измънить свою профессіюи спеціальность, что, конечно, не легко было для нихъ. Между прочимъ, одинъ изъпрофессоровъ математики получилъ мъстопреподавателя въ полтавскомъ кадетскомъкорпуст, который поспъшилъ воспользоваться институтскимъ разгромомъ и прислалъ приглашеніе на питвшуюся у него вакансію "-

Очевидно, что въ Харьковъ большой избытокъ въ преподавателяхъ и лекторахъ, если такъ легко разстаются даже съ "пользующимися заслуженной извъстностью въ ученомъ мірть. Очевидно также, что въ другихъ мъстахъ нашего обширнаго отечества поразительный недостатокъ въ преподавателяхъ. Иначе какъ же можно себъ представить, чтобы "уволеннаго" профессора съ руками рвали другія казенныя учебныя заведенія, каковыми являются и варшавскій политехникумъ, и полтавскій кадетскій корпусъ.

Высказанное предположение подтнерждается и павъстиемъ изъ Томска. Въ этомъ крупномъ центръ Сибири имъется два высшихъ учебныхъ заведения, двъ гимназии, мужская и женския, реальное училище, духовная семинария и учительский институтъ. Послъднее учреждение для Сибири, страшно нуждающейся въ просвъщении, въ высшей степени важно. Но вотъ въ началъ текущаго учебнаго года объявлено, что учительский институтъ закрывается на годъ за отсутствиемъ преподавателей!

Въ Харьковъ преподавателей дъвать некуда, а въ Томскъ пустывя, хоть шаромъ покати, и одно изъ важиъйшихъ и нужиъйшихъ учебныхъ заведеній закрывается.

А воть въ Раненбургв все готово для открытія прогимназін: имфется разрфшеніе, имъются и преподаватели, дума выбрала попечительный совъть и представила его членовъ на утверждение. Прошло нъсколько мъсяцевъ, а утвержденія нътъ. "Въ виду этого городская дума въ заседаніи 1-го сентября постановила просить попечителя округа объ ускореніи утвержденія. На посланную отъ города телеграмму попечитель ответиль, что утверждение до сего времени не состоялось потому, что отъ рязанскаго губернатора нътъ отвъта относительно благонадежности избранныхъ лицъ и что въ іюль же списокъ таковыхъ быль отправлень губернатору".

Недостатокъ учебныхъ заведеній вообще и низшихъ въ особенности такъ великъ въ Россіи, что объ этомъ твердить нужно постоянно, не смотря на то, что всёмъ извъстно: "толцыте и отверзется, просите и дастся вамъ".

Развъ это не поразительно, что въ такомъ громадномъ и нсключительномъ по богатству городъ, какимъ является Одесса, 1.364 дътей тщетно стучались въ городскія школы, а ихъ не пустили туда за недостаткомъ мъста. Это въ Одессъ-то не нашлось мъста?! Что же тогда въ другихъ городахъ? Дъйствительно, въ другихъ городахъ неважно. Вотъ что пишутъ изъ Ковно "Новому Времени".

"Кончились пріемные экзамены во всѣ учебныя заведенія, переполнены всѣ классы, а сколько еще молодежи, желающей попасть въ эти "храмики" науки, осталось за порогами школъ! Въ Ковнъ два среднихъ учебныхъ заведенія для мальчиковъ—гимназіи н коммерческое училище (пока еще съ четырьмя классами). Гимназія такъ переполнена, что надо еще удивляться, какъ въ такомъ убогомъ помъщеніи размъщается такъ много учащихся, и помъщаются 15 классовъ. Есть классы, въ которыхъ почти 60 человъкъ учениковъ. Не меньше переполнено в коммерческое училище".

А воть и еще любопытный и, конечно, не сдинственный факть изь той же области. Оказывается, что въ одной изъ богатыхъ поволжскихъ губерній, Ярославской, существуеть только два общеобразовательныхъ среднихъ мужскихъ заведенія (гимназін въ Ярославлъ и Рыбинскъ), и оба они крайне переполнены.

"Ярославль давно уже мечтаеть о реальномъ училищъ",—говорить корреспонденть "Русскихъ Въдомостей".

"Въ прошломъ году, наконецъ, дума возбудила ходатайство объ открытіи реальняго училища, ассигновавъ на пріобрътеніе помъщенія 10 тыс. Ходатайство Думы было поддержано губернскимъ земствомъ, ассигновшимъ съ своей стороны 50 тыс. подъ условіемъ имъть въ училищъ 20 земскихъ стипендій и право выбирать отъ земства попечителя училища. Надо замътить, нъсколько лътъ тому назадъ такую сумму и на тъхъ же условіяхъ земство ассигновало на мужскую гимназію, и услоприняты министерствомъ набыли роднаго просвъщенія. Вывшій министръ г. обнадежиль городь, пообъщавь, что ходатайство города будеть уважено. Казалось, все складывалось благопріятно, и обыватели надвялись, что съ августа текущаго года реальное училище будеть уже открыто въ составъ первыхъ влассовъ. Но, вопреки ожиданіямъ, отъ министерства народнаго росвъщенія, въ августь пришель отвъть и земству, и городу: земству министерство предлагаеть сделать ассигновку въ 50 тыс., не ставя никакихъ условій, а городу--взять на себя часть расходовъ и посодержанію училища. Губериское собраніе въ экстренномъ засъданіи 27-го августа категорически отказалось взитинть условія ассигновки. Дума также отклонила предложеніе мянистерства. Это предложеніе былозаслушано въ томъ же засъданія, въ которомъ быль доложенъ и отказъ министерства внутреннихъ дълъ въ ходатайствъ города о позаимствованіи 4 тыс. руб. наъ спеціальныхъ капиталовъ на постановку въ Ярославлъ памятника поэту Некрасову. Министерство внутреннихъ дълъ мотивируетъ отказъ тъмъ, что городъ сильно обремененъ долгами. Этотъ-то мотивъ, со ссылкой на источникъ, и легъ въ основу отказа думы на предложеніе министерства народнаго просвъщенія.

Что касается памятника Некрасову, то д'яйствительно, постановка его, пожалуй, и несвоевременна.

Недавно въ Саратовъ, какъ сообщаетъ "Саратовскій Листокъ", командиромъ 225-го пъхотнаго резервнаго полка преданъ былъ полковому суду рядовой того же полка 5-й роты Вирко Салитъ по обвиненію въ умышленномъ неисполненіи приказанія начальника.

Полковой судъ постановилъ отдать подсудимаго въ дисциплинарный батальовъ на одинъ годъ съ переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ. Принимая во вниманіе чистосердечное раскаяніе подсудимаго, а также въ виду того, что означенный проступокъ былъ вызванъ унизительнымъ по отношенію къ Салиту обращеніемъ, командиръ полка, снисходя въ его просьбъ о смягченін наказанія, заміниль, на основаніи 679-й ст. XXIV кн. С. в. п. 1869 года, изд. 3-е, опредъленное ему судомъ наказаніе арестомъ на хлюбь и водь на двъ недъли съ перештрафованныхъ. водомъ въ разрядъ Пo поводу этого д'ала командиромъ полка отданъ следующій приказь по полку: "Изъ рапорта председателя полковаго суда отъ 23-го іюля № 102 и приговора полковаго суда, состоявшагося 20-го сего іюля дълу о рядовомъ 5-й роты Беркъ Салитъ, обвиняемомъ въ умышленномъ неисполненіи приказанія офицера, видно, ОТР прошлаго іюня офицеръ насколько разъ ударилъ тарелкой по лицу рядоваго Салита за то, что на приказаніе его, офицера, оставить одну тарелку, взятую Салитомъ съ объдомъ на кухнъ офицерской столовой, Салить не только не исполниль тотчась же этого приказанія, но позволиль себъ еще "Объдъ сдълать неумъстное возраженіе: простынеть, и его надо покрыть". Такое унизительное обращение офицера съ нижнимъ чиномъ вызвало этого последняго на совершеніе преступленія; побитый Салить, несмотря на неоднократныя приказанія офицера, не хотълъ взять и нести объдъ и ушель изъ кухни. Для поддержанія дисциплины законъ въ некоторыхъ случаяхъ раз рѣщаетъ начальнику употребить противъ неповинующихся оружіе и даже убить лушника (4-й и 5-й пункт. 227-й XXII кн. С. в. п. 1869 г., изд. 3-е), но нанесеніе побоевъ нижнивъ чинамъ, хотя бы и для возстановленія дисциплины, безусловно воспрещается и, на основанія разъясненія, изложеннаго въ решеніи главнаго военнаго суда 1885 г. № 185, никакъ не можеть быть принято оправдание унязительнаго обращенія съ подчиненнымъ. Офицера, на основаніи ст. 185-й XXII кн. С. в. п. 1869 г., изд., 3-е, за нанесеніе въ первый разъ побоевъ нижнему чину, арестовываю на семь сутокъ съ содержаніемъ при переднемъ лагерномъ караулъ. Арестъ привести въ исполнение 30-го сего июля. Въ устраненіе впредь печальныхъ явленій рукопашной расправы съ нижними роняющей достоинство офицера и могущей быть причиной весьма и весьма серьезныхъ последствій, въ особенности для нижняго чина,---предлагаю гг. офицерамъ возстаноновить въ своей памяти приказъ командующаго войсками 1902 года № 41, того, хорошенько вникнутъ въ суть ст. 185-й XXII кн., которую и привожу здісь прикомъ: "За нанесение нижнимъ чинамъ ударовъ и побоевъ виновные въ томъ офицеры подвергаются: содержанію на гауптвахть съ одного до шести мъсяцевъ или взысканію дисциплинарному, а въ случать повторенія — исключенію изъ службы или отставленію отъ оной".

Въ "Варшавскомъ Дневникъ" напечатанъ слъдующій приказъ командующаго войсками варшавскаго военнаго округа отъ 18-го сентября":—6-го сего мъсяца нъсколько рабочихъ напали на трехъ нижнихъ чиновъ 182-го пъхотнаго резервнаго Гроховскаго полка вблизи караульнаго дома при Повонскомъ элеваторъ. Начальникъ этого караула, унтеръ-офицеръ, пзвъщенный о безпорядкъ, выслалъ на мъсто происшествія трехъ вооруженныхъ ружьями рядовыхъ при ефрейторъ. Съ приближеніемъ команды уве-

личнышаяся толпа рабочихъстала бросать въ нее камиями, причемъ одному нижнему чину причинена незначительная рана. Команда затымъ стала отходить къ караульному помъщению, рабочие же двинулись за нею. продолжая бросать камни. Тогда ефрейторъ приказаль въ виде угрозы дать выстрель. послъ чего рабочіе прекратили преследованіе нижихъ чиновъ. Признавая, что подное самообладание и осмотрительность въ употребленін оружія въ дъло при уличныхъ безпорядкахъ должны всегда руководить начальникомъ воинской части, дабы избъжать напраснаго кровопролитія, я нахожу, однако, что въ данномъ случат, когда толла осыпасть воннскую команду камнями, отступленіе отъ нападающихъ и выстрелы на воздухъ неумъстны и недостойны вооруженныхъ воинскихъ чиновъ. Въ подобномъ случав ничего не остается, какъ прибъгнуть къ оружію, и надо имъть ръшимость это сделать, чтобы не подать и мысли толпъ, что она можетъ безнаказанно наносить оскорбленія и ув'тьчья воинской команд'ть. Вообще излишняя боязнь отвътственности при употребленіи въ подобныхъ случаяхъ оружія, къ прискорбію, неоднократно замівчается въ последнее время. Между темъ, поощряя съ одной стороны нарушителей порядка, эта нервшительность можеть вмвств съ темъ поколебать въ ихъ инфиін высокое значение воинскаго чина при исполненіи имъ служебнаго дела. Предлагаю ближайшимъ войсковымъ начальникамъ дать должное разъясненіе и внушить подчиненнымъ имъ чинамъ, въ какихъ случаяхъ употребленіе оружія, на точномъ основаніи приказа по округу сего года № 12-й и объявленной при немъ инструкціи, неизбъжно, а потому и не можеть вызвать отвътственности со стороны лица, вынужденнаго къ этой крайней мфрф".

Въ заключение необходимо сказать нъсколько теплыхъ словъ о Михаилъ Васильсвичъ Загоскинъ, окончившемъ дни свои въ деревиъ Грановщинъ, подъ Иркутскомъ.

М. В. Загоскина можно назвать однимъ изъ старъйшихъ газетныхъ работниковъ не только Сибири, но и всей Россіи. Онъ началъ свою литературную дъятельность еще тогда, когда только что начала насаждаться у насъ многострадальная провинціальная пресса. Онъ былъ современникомъ искрен-

няго (не квасного) сноирскаго патріота, поэта и романиста Федорова (Омулевскаго), онъ работалъ вместе съ самородкомъ-алмазомъ, казакомъ Черновымъ. Онъ, Вагинъ и Ядринцевъ положили, можно сказать, всю душу за свою холодную и хмурую родину. Сколько нужно было трудовъ, чтобы создать въ Спбири періодическую печать! Не жъсто здъсь говорить о всвхъ терніяхъ, несравненно более колючихъ, чемъ те колючія проволоки, на которыя натыкаются и отъ которыхъ гибнуть тысячи воюющихъ на Дальнемъ Востокъ... Оставимъ это исторіи: время для оцънки такихъ провинціальныхъ борцовъ истинной культуры, истинной цивилизаціи еще не пришло. Передадимъ вкратцъ некрологъ, помъщенный въ "Сибирскомъ Въстникъ".

М. В. Загоскинъ былъ извъстенъ сибирской публикъ, главнымъ образомъ, какъ редакторъ одной изъ первыхъ и лучшихъ сибирскихъ газетъ—Сибири, издававшейся въ Иркутскъ съ 1873 по 1887 годъ. Первые два года эта газета издавалась подъ редакціей Клиндера и особеннаго успъха не имъла, но съ 1875 г. она начиваетъ выходить подъ редакціей В. И. Вагина и М. В. Загоскина, стягивая къ себъ всъ лучшія литературныя силы Сибири того времени, и дълается однимъ изъ вліятельнъйшихъ органовъ печати, отличавшимся выдержанностью направленія и большой стойкостью. Сибирь въ теченіе 12-ти літь пристально слідила, подъ руководствомъ М. В., за проявленіями мъстной общественной жизни и неустанно изучала народныя нужды края. Ранъе Сибири, М. В. редактироваль и вкоторое время издававшуюся въ Иркутскъ газету Амуръ, участвоваль вь местныхь Губернскихъ Вподомостяхь, а впоследствин-въ Восточномъ Обозръніи, замѣнившемъ собою покойную Сибирь, гдв имъ и быль помещевъ рядъ очерковъ деревенской жизни. Перу М. В. принадлежить также общирный трудь, напечатанный еще въ 50-хъ годахъ прошедшаго стольтія — "О быть поселянь Иркутскаго увзда", гдв онъ касается различныхъ сторонъ народной жизни, - промысловъ, обычаевъ, правовъ и проч. Въ 1891 г. имъ помъщенъ въ "Памятной книжкъ" Иркутской губернін очеркъ: "Одна изъ Сибирскихъ общинъ", въ которомъ онъ даетъ обстоятельное описаніе общинныхъ порядковъ въ экономическомъ и правовомъ отношеніяхъ въ с. Грановщинъ Иркутскаго утада. Въ "Сборникъ газеты Сибири, наданномъ въ 1876 г., напечатано начало его романа нзъ семинарской жизни. Иркутянамъ М. В. Загоскинъ былъ извъстенъ не только какъ литературный и газетный работникъ, но и какъ видный общественный дъятель и на другихъ поприщахъ. Онъ въ теченіе долгихъ лътъ принималъ между прочимъ живъйшее участіе въ трудахъ восточно-сибирскаго отдъла географическаго общества, состоя его правителемъ дълъ и редактируя его изданія."

Миръ праху и въчная память одному изъ лучшихъ работниковъ печати, одному изъ лучшихъ сыновъ нашей родины!

4 октября исполнилось 25-лѣтіе со дня смерти знаменитаго русскаго историка Сергѣя Михайловича Соловьева.

С. М. Соловьевъ-посквичь по рожденію и воспитанію. Сынъ священника, законоучителя 1-й московской гимназін, онъ родился 5-го мая 1820 года и воспитывался сначала въ этой гимназін, потомъ на 1 отдъленіи философскаго факультета московскаго университета, въ который и явился съ очень основательной подготовкой и быль отличнымъ студентомъ; во всякомъ случат на занятія и успъхи его обратили вниманіе многіе профессора. Наибол'те сильное вліяніе, однако, на юнаго Соловьева оказали лекціи знаменитаго въ то время Грановскаго, почему, можетъ быть, онъ и решилъ посвятить себя изученію исторія. Онъ однаво занялся не всеобщей исторіей, а русской, такъ какъ въ эту сторону интересъ его былъ направленъ еще въ гимназіи, гдѣ онъ много разъ съ увлеченіемъ перечитывалъ "Исторію государства россійскаго" Карамзина, и этотъ интересъ былъ поддержанъ еще лекціями Коченовскаго, который, хотя и занималь тогда канедру уже не исторіи, а славянскихъ наръчій, но продолжалъ поддерживать среди своихъ слушателей духъ историческаго скептицизма. Русскую исторію читалъ въ то время извъстный поклонникъ "московскаго духа" и даже всякой чертовщины, профессоръ Погодинъ, но его преподавание не оказывало никакого вліянія на его хорошо подготовленнаго и даровитаго слушателя...

Вскоръ по окончаній курса въ универси-

теть Соловьевъ увхаль за границу въ качествъ домашняго учителя. Это путешествие было очень полезно для молодого ученаго: оно расширило его кругозоръ, ввело довольно близко въ европейскую жизнь, а въ тоже время онъ имълъ возможность за границей слушать лекціи въ Германіи и во Франціи, заниматься въ библіотекахъ и музеяхъ. Осенью 1844 г. Соловьевъ вернулся въ Москву, сдалъ магистерскій экзаменъ, а затыть защитиль диссертацію на магистра-"Объ отношеніи Новгорода къ великимъкнязьямъ". Послѣ этого онъ занялъ канедру русской исторін въ московскомъ университеть. и въ сентябръ 1845 г. началъ свои лекціи. Несмотря на усиленныя занятія въ университеть Соловьевъ быстро приготовилъ и въ. 1847 г. защитилъ уже докторскую диссертацію- Исторія отношеній между русскими. князьями Рюрикова дома". Объ диссертаціи Соловьева, особенно вторая, были выдающимися научными явленіями для своего времени и доставили автору громкую извъстность. Но еще большую славу пріобрель нащему историку вачатый имъ тогда же крупнъйшій его трудъ, пріобръвшій значеніе великаго національнаго произведенія. Мы говоримь осоловьевской "Исторіи Россіи съ древивишихъ временъ", первый томъ котораго вышель въ 1851 году, а последній, 29-ый: томъ, доведенный до 1774 года, появился уже послъ смерти Соловьева.

"Двадцать пять леть прошло съ появленія последняго тома "Исторіи Россін съ древнъйшихъ временъ", болъе пятидесяти лътъ съ выхода ен перваго тома, -- говорятъ "Русскія Відомости",—и этоть капитальный трудъ сохраняеть свое основное значение върусской исторической наукъ. Онъ не только даеть последовательный разсказь о событіяхъ нашей исторіи съ древнъйшихъ временъ, --- онъ даетъ имъ объясненія, устанавливаеть ихъ взаимную связь. Въ трудъ Соловьева много фактическаго матеріала; въ немъ излагаются или приводятся въ подлинникъ документы, иногда очень общирные. Къ такой системъ изложенія Соловьева притогдашнее состояніе исторической науки: извлекия изъ архивовъ документы, дотолъ неизвъстные, онъ не могъ не стремиться къ тому, чтобы возможно полно представить въ своей исторіи эти свои архивныя открытія, что темъ было нужнее, что многіе документы, и очень важные, до сихъ поръ остаются неизданными, другіе и не привлекали до техъ поръ изследователя, третьи, наконецъ, долго не были доступны никому, кромъ Соловьева, по причинъ замкнутости нашихъ архивовъ. Эти условія д'блають то, что "Исторія Россій съ древивишпхъ временъ" и теперь еще во многихъ случаяхъ является порвоисточникомъ. Въ этомъ--- огромная научная заслуга труда Содовьева, но это же обстоятельство не могло не загородить другихъ достопиствъ его "Исторіи". За нею установилась репутація неотдъланности, собранія "сырыхъ" натеріаловъ, хотя, конечно, при выходъ каждогодно по тому извъстная спешность, неотделанность не могла и не сказываться на этомъ монументальномъ трудъ. Какъ бы то ни было, указанная репутація "Исторін съ древивйшихъ временъ" засловяетъ нередко ея основную черту: на-ряду съ сообщеніемъ фактическаго матеріала "Исторія" даеть объясненіе событій, устанавливаеть ихъ связь и значеніе. Это было основное стремленіе Соловьева, его основное требование отъ исторической науки, и онъ всегда имълъ его самъ въ виду въ своихъ работахъ вообще, овъ проводилъ его и въ своей "Исторіи". "Не дълить, не дробить русскую исторію на отдельныя части, періоды, а соединять ихъ, следить преимущественно за связью явленій, за непосредственнымъ преемствомъ формъ, не раздълять началь, а разсматривать ихъ во взаимодъйствін, стараться объяснить каждое явленіе изъ внутреннихъ причинъ, прежде чемъ выделить его изъ общей связи событій и подчинить вижшеему вліянію, -- воть обязанность историка въ настоящее время", -- такъ объяснялъ Соловьевъ характеръ своей работы въ предисловіи къ первому тому "Исторін" и выдержаль этоть характеръ. Его объясненія значенія важивищихъ событій, взапмной ихъ связи нередко являлись научнымъ откровеніемъ, и многія изъ этихъ объясненій остаются въ силѣ до сихъ поръ, а его оцънка петровской реформы, установившая полную связь между XVII и XVIII въками, является и нынъ наиболъе върной, наиболъе научной".

Одновременно съ серьезной научностію "Исторія Россіи съ древнъйшихъ временъ" имъсть еще и то высокое и крупное достопиство, что она сама по себъ есть художе-

ственное произведеніе не только въ мастерских общих характеристиках даннаго времени, но и въ зам'тательном психологическом анализ исторических д'ятелей. И, д'ятствительно, многія страницы "Исторіи" Соловьева поражають художественным мастерствомъ разсказа.

Доведя исторію Россіи до 1774 года, нашъ историкъ какъ-бы даетъ его продолженіе въ совершенно отдёльныхъ монографіяхъ о царствованіяхъ императоровъ Александра і и Николая І. Кром'в того, онъ находилъ время и для изданія учебниковъ по русской и новой исторіи, для изданія учебной літописи и пр. Что касается профессорской д'ятельности, то Соловьевъ читалъ русскую исторію въ Московскомъ увпверситить съ 1845 года и почти до самой смерти. Многія покольнія студентовъ прошли черезъ его аудиторію, и наъ среды его учениковъ вышло не мало д'ятелей науки.

"Его лекцін производили сильное впечата вніе, -- замізчаеть г. У. въ "Русскія Від." --Послъ его пробной лекціи Грановскій замьтилъ: "Мы всъ вступили на канедру учениками, а Соловьевъ вступилъ уже мастеромъ своей науки". Характеръ курсовъ Соловьева быль обобщающій; онь не закидываль слушателей фактами, а давалъ общую систему событій и старался о научномъ развитія слушателей. Вліяніе Соловьева на аудиторію сохранялось до конца. Когда онъ уже старцемъ всходилъ на канедру и, закрывъ глаза, опершись объими руками на пюпитръ, начиналъ излагать лекцію, аудиторія напряженно прислушивалась къ его плавной речи. Не менъе лекцій Соловьева имъли значенія его практическія занятія со студентами. Щепетильно строгій къ себъ въ исполненіи своихъ обязанностей, онъ никогда не манкировалъ своимъ профессорскимъ дёломъ, давая себв никакихъ льготъ, не жертвуя интересами преподаванія интересамъ своихъ занятій. Казалось бы, что при усиленныхъ работахъ и въ архивахъ, и дома Соловьеву должно бы быть особенно желательнымъ сколько возможно сократить свои занятія со студентами, но онъ никогда себъ не позволялъ этого".

Будучи глубокимъ ученымъ, С. М. Соловьевъ не зарывался, однако, въ л'етопнси, писцовыя книги и въ хартіи отъ окружающей д'ействительной жизни. "Живя въ мірт прошлаго, — вспоминаеть о немъ его ученикъ Вестужевъ-Рюминъ, — онъ умълъ скороъть о невзгодахъ настоящаго и радоваться его радостями. Никогда не забуду той глубокой скорои, съ которой онъ говорилъ о нашихъ неудачахъ въ Крымскую войну".

Въ своихъ лекціяхъ п статьяхъ великій русскій историкъ всегда опредъленно проводилъ иден прогресса, которыя составляли его задушевныя убъжденія. Подобно своему наставнику и затымъ сотоварищу по московскому университету Грановскому, онъ видълъ въ исторіи науку, по преимуществу воспитывающую гражданина. Въ изследовании о вившней политикъ Александра I, строго осуждая систему извъстнаго въ своемъ родъ австрійскаго политическаго авантюриста Меттерниха, онъ говоритъ: "Настоящее правительство не задерживаеть свой народъ, не видить настоящаго народа только въ исподвижной массь; оно вызываеть изъ массы лучшія силы и употребляеть на благо народа: оно не боится этихъ силъ, -- оно въ тесномъ союзе съ ними. Чтобы не бояться ничего, правительство должно быть либерально и сильно. Оно должно быть либерально.-чтобы поддерживать и развивать въ народъ жазненныя силы, постоянно кропить его живою водой, не допускать въ немъ застоя, следовательно, гніенія, не задерживать его въ состояніи младенчества, нравственнаго безсилія, которое въ минуту искушенія дізлаеть его неспособнымъ отразить ударъ, встрътить твердо и спокойно, какъ прилично мужамъ, всякое движеніе, всякую новизну, критически относиться къ каждому явленію. Но либеральное правительство должно быть сильно, и сильно оно тогда, когда привлекаетъ къ себъ лучшія силы народа, рается на нихъ; правительство слабое не

можеть проводить либеральных м връ спокойно... Правительство сильное им веть право быть безнаказанно либеральным, и только люди очень близорукіе считають нелиберальныя правительства сильными; думають, что эту силу они пріобръли вслъдствіе не либеральных м връ. Давить и дупинть — очень легкое д вло, особенной силы зд всь не требуется. Дайте волю слабому ребенку, и сколько хороших вещей онъ перепортить, перебьеть, переломаеть! Обращаться съ вещами безжизненными очень просто; но другіе пріемы, потрудн ве и посложн ве, требуются при охраненіи и развитіи жизни".

Въ заключение замътимъ, что Соловьевъ въ ряду русскихъ историковъ занимаеть тоже первенствующее мъсто, какъ Пушкинъ въ поэзіи. Гоголь въ прозъ. Бълинскій въ Появившаяся за долго до него критикв. "Исторія государства Всероссійскаго" Н. М. Карамзина была весьма крупнымъ явленіемъ въ нашей исторической литературъ, первый шагъ въданной отрасли, но въсущности это все-же была не исторія, а многотомный вычурный памфлеть московскаго самовластія въ духъ русскаго сантиментализма первой четверти XIX въка, не смотря даже на то, что авторъ ея въ болъе раннюю пору своей жизни быль не чуждъ трезвымъ идеямъ энциклопедистовъ... Въ "Исторін-же Россіи съ древивнихъ временъ", не взирая на то, что въ ней, благодаря новъйшимъ историческимъ изслъдованіямъ, нъкоторыя отдёльныя м'ёста являются устарфлыми, мы видимъ не напыщенный панегирикъ отдельнымъ личностямъ, величественнымъ подъ перомъ "исторіографа" и теряющимъ привлекательныя краски при суровомъ научномъ анализъ, а истинную, строгонаучную исторію русскаго народа.

А. У.

III.

Курьезы современной жизни. — Бюрократизмъ. — Самарская японофобія и налужское японофяльство. — Вахтеры и унтеры педагогіи. — Проводы Горькаго въ Гельсингфорсѣ. — Остроумная программа.

Долгое время писалось о ненужности и вредъ розги. Теперь заговорили о чиновникъ и вредъ бюрократизма. Подняло эту тему, консчно, "Новое Время", а за нимъ подхватили и другія газеты.

Разговоръ подняли по поводу канцелярщины, которой стали приписывать главную вину нашихъ военныхъ неудачъ. Почему-то, однако, кажется, что одной канцелярщиной ихъ не объяснить, хотя фактъ остается фактомъ; канцелярщина лежитъ тяжелымъ бременемъ на всей русской работъ и является сильнъйшимъ тормазомъ всей нашей государственной машины. И если надълюдьми двадцатаго числа смъялись и продолжаютъ подсмъиваться, а бюрократическое отношеніе къ дълу и канцелярщину осуждаютъ, то, право же, тутъ есть много правды.

Года два тому назадъ, помнится, также вотъ спорили на ту же тему, много писали въ газетахъ, возбудили даже полемику, но какъ то такъ странно выпло, что все советы и средства рекомендовались советиъ не съ той стороны, и никто не хотълъ заглянуть въ дъло просто, сказать прямо и откровенно, въ чемъ тутъ дъло.

Между тыть какой энергій, какого винманія хотите вы оть человыка, пишущаго противоестественнымъ языкомъ казейную бумагу о возвращеній излишне израсходованныхъ трехъ копыскъ, или о доставленій недоплаченныхъ двухъ гербовыхъ марокъ, хотя бы и 80 копысчнаго достоинства?

Знаю я, наприм'тръ, характернтайшее, любопытитайшее дтяло М—скаго лазарета—возбужденное изъ-за одной—буквально!—коптайки!

Младшему врачу понадобилось написать туть же въ лазарет одну бумагу какому-то своему, частному паціенту— свид'єтельство о бол'єзни—и онъ взялъ для этого изъ аптеки—канцеляріи одинъ листъ писчей бумаги. Ну, что туть особеннаго, о чемъ говорить?

Но помъшанный на экономіи старшій врачъ "не приказалъ", какъ узналось впослъдствіи, брать что-либо изъ аптеки.

И вотъ пошла писать губернія!

Старшій врачь пишеть младшему серьезнізйшій и обстоятельнізшій "запросъ".

Младшій ему отвічаеть почтительній шимъ "донесеніемъ", въ формі "рапорта".

Снова старшій, ссылаясь на такой-то § приказа по лазарету и такой-то § закона, даетъ предписаніе о возвращеніи одного листа писчей бумаги.

Младийй покупаеть одинъ листъ писчей бумаги и несеть въ аптеку.

Оказывается, опять не то, и младшій получаеть новое предписаніе съ "объявленіемъ выговора на бумагь", напоминающее ему, что листь писчей бумаги, неззаконно имъ захваченный въ казенной аптекъ, долженъ быть препровожденъ, т. е. пересланъ съ препроводительной бумагой. Въ итогъ — расходъ въ полдести, чтобъ въ законномъ порядкъ получить назадъ одинъ, единственный листъ писчей бумаги!

Курьезъ, не правда-ли? Помню и другой случай.

Въ городъ В—ръ начальникъ дистанціи Ч., мой хорошій знакомый, самъ затъяль переписку, на которую истратиль около семи рублей, н все для того, чтобъ вернуть въ законномъ порядкъ одну единственную 80—

копъечную марку.

— Скажите, — спрашивають его, — къ чему она вамъ? Вѣдь на тѣ деньги, что Вы уже истратили, можно купить пѣлыхъ восемь восьмидесятикопъечныхъ марокъ, — да еще и сдачи дадутъ... •

— Изъпринципа, голубчикъ, — отвъчаетъ, — изъ принципа. Въ третьемъ году также вотъ они съ меня цълыхъ полгода тянули такую же марку. По закону, такъ по закону! А la guerre, mon cher, comme à la guerre.

Такъ вотъ она, какая оригинальная полемика бываетъ!

Но и это еще живая струя: всетаки волнуеться, борешься, что то изыскиваеть, по крайней мъръ, взыскиваеть. Но каково, поавольте спросить, было всю эту переписку воспроизводить неучаствующему въ ней им сердцемъ, ин принципомъ писарю? Между тъмъ тоже самое отношеніе къ себъ встръчаеть у чиновника всякая казенная бумага.

Самосостоятельности, почина, независимости— нътъ; въры и довърія— тоже нътъ. Поощреніе?

Но всё мы хорошо знаемъ, какое поощрение бываетъ чиновнику... Вездё тамъ, гдё личный, индивидуальный интересъ къ дёлу етсутствуетъ, гдё "плоды рукъ своихъ" отодвинуты отъ работника рядомъ перегородокъ, столовъ, канцелярій, и загорожены переписками, резолюціями и исходящими, вездё тамъ будутъ — безучастность и мертвость, холодъ и равнодушіе, зевота и сонная одурь.

Канцелярская машина въ томъ видѣ, какъ она у насъ въ большинствѣ, напоминаетъ тяжелый товарный поѣздъ, который двигается иять минутъ, а стоитъ на станціи по суткамъ. Согласитесь, только лѣнивый поѣдетъ съ нимъ.

Человъкъ живъ, и живой работы требуетъ его живая душа: дъло надо любить, тогда и дълу, и работнику хорошо, но нельзя любить мертвое.

Если уже такъ-таки нельзя обойтись безъ чиновника, то хоть освъжите канцеляріи, провътрите управленія, дайте больше довърія низшимъ и маленькимъ, а, главное. главное—разочаруйтесь въ бумагъ: смъхъ скавать, въдь, — въ въкъ телеграфа и телефона все общеніе между канцеляріями и министерствами, управленіями и службами у насъ происходить черезъ...—прохожаго мужичка, курьеромъ именуемаго.

Быть можеть, скажуть: "А служебная тайна"?

— Конечно, есть такая .. Но — положа руку на ссрдце, вездё-ли она даже такъ, где на конверте такъ многозначительно гордо смотритъ на васъ "секретно"? Теперь вотъ на ведомости дёламъ по последовавшимъ Высочайшимъ вопросамъ и отмъткамъ на всеподданнъйшихъ отчетахъ губернаторовъ и градоначальниковъ Государю Императору благоугодно было начертать:

"Желаю видъть большую быстроту въ сношеніяхъ въдомствъ вообще и, въ особенности, по исполненію Моихъ отмътокъ на губернаторскихъ отчетахъ".

И, конечно, діла пойдуть быстрій и легче, но хотя отъ быстроты и будеть выигрывать общее діло, тімъ не меніе духъ бюрократизма изъ жизни не вывітрится, а духъ этоть окраниваеть ее слишкомъ явственно и ярко.

Вюрократія забдаеть все.

Казалось бы, за кого можно было бы безпокопться, — только не за земство: его то ужъ не обюрократизируеть форма. И воть, однако, приходится съ грустью читать о томъ, какъ Нижегородская губернская земская управа по агрономическому отдъленію писала за нумеромъ въ лукояновскую утадную земскую управу 16-го іюля 1904 года:

"Губернская управа имѣетъ честь покорнѣйше просить лукояновскую управу произвести ревизію починковскаго сельско-хозяйственнаго склада и о результать сообщить".

Подинсали: членъ управы П. Званцевъ, агрономъ Поповъ.

Лукояновская управа отв'ьчала губернской. "Настоящее отношеніе, на основанін 102 ст. положенія о земск. учрежд., лукояновская управа им'ьеть честь возвратить въ губернскую управу. Предсъдатель Сгруговщиковъ, секретарь Пуговкинъ".

Она же еще:

"Возвращая отношеніе губернской управів, лукояновская управа покорнівше просить губернскую управу присылать отношенія за подписью г. предсідателя губернской управы. Предсідатель Струговщиковъ, секретарь Пуговкинъ".

Она же сше:

"Лукояновская управа имъсть честь увъдомить губернскую, что, при требованіи справокъ и свъдъній губернской управой отъ уъздной безъ соблюденія 102 ст. полож. о земск. учрежд., такія отношенія губернской управы будуть оставаться безъ отвъта. Предсъдатель Струговщиковъ, секрстарь Пуговкинъ".

Губериская управа лукояновской:

"Губернская управа имъетъ честь увъдомить лукояновскую управу, что закономъ не установлено непремънной обязанности предсъдателя подписывать вст исходящія бумаги, и въ данномъ случат подпись члена управы является вполить достаточной, тъмъ болъе, что агрономическое отдъленіе находится въ завъдываніи члена управы г. Званцева".

Она же еще:

"Губернская управа имъетъ честь сообщить, что бумаги, подписанныя членомъ управы П. Н. Званцевымъ, должны считаться оффиціальными и подлежатъ исполненю".

Лукояновская управа губернской:

"Лукояновская управа имъетъ честь увъдомить губернскую, что въ сношеніяхъ своихъ она руководствуется земскимъ положеніемъ, а не личными соображеніями и толкованіями губернской управы".

Это "ув'кдомленіе" посл'єдовало только на дняхъ.

Такимъ образомъ, почти два мъсяца потребовалось на то, чтобы обмъняться "взглядами".

Инсались бумаги, отписывались и... ни на шагъ впередъ: къ ревизіи склада не пришли.

Любопытно, что и самая статья 102, на которую ссылается лукояновская управа, неправильно ею истолкована...

А. С. Суворинъ, перечисляя въ "Нов. Вр." причины нашихъ неудачъ, останавливается на заъдающей насъ канцелярщинъ, прокравшейся даже въ область такихъ экстренно совершаемыхъ дълъ, какъ военныя...

Возстаетъ противъ бюрократическихъ тенденцій и князь Мещерскій, готовый не только "ускорить ходъ бюрократической машины, но и совсемъ уничтожить самую гидру бюрократизма".

Русская бюрократія—старое историческое зло всей нашей жизни, и что хуже всего явленіе не родственное нашей жизни, искусственно къ ней привитое, точащее ея сердце и задержявающее ея ростъ.

Надо желать и над'яться, что многое ей суждено утерять, и тольков'ярой вы сокращение ся захватовы еще можно жить дольше.

Такъ давно и такъ страстно ждетъ этого русское общество, русскіе дъятели и вся наша печать, что удовлетвореніе этихъ давнишнихъ исконныхъ надеждъ и упованій явится только простымъ отвітомъ на всеобщее долготерпівніе.

Читатели наши помнять, конечно, какъ вспуганное воображение обывателя долгое время искало японскихъ иппоновъ среди совершенно мирныхъ гражданъ, ошибалось, галлюцинировало и давало пищу голоднымъ языкамъ и темы провинціальнымъ корреспондентамъ. Шпіоновъ не оказывалось, а было такъ нужно, такъ страстно хотелось видеть живого, настоящаго японца, потрогать его руками, услышать его голосъ, и если бы возможно, даже попробовать на вкусъ, что когда, наконецъ, такихъ живыхъ пленныхъ японцевъ привезли, глядеть на нихъ высыпали толпы, на станціяхъ произошла давка, ихъ ощупывали мужчины, съ ними кокетничали дамы: тоскя и бъдность провинціальныхъ впечатленій, бедность и серость жизни ухватились за маленькихъ японцевъ, за исцъление.

Особенно волновалась Самара.

Давно уже ея вокзалъ не видалъ такой картины оживденія, давно уже онъ не виталь въ себя такой массы народа, какая явилась къ моменту прибытія въ Самару плізнныхъ японцевъ.

Окна всехъ железнодорожныхъ помещений, проходы и даже крыши вокзала и привокзальныя постройки,—все это сплошь было покрыто моремъ головъ, все это гудело, жужжало...

Плинные японцы выглядывали изъ оконъ, лица ихъ выражали смущеніе.

 Выводятъ!... Выводятъ!.. — громкимъ эхо пронеслось вдругъ въ толи в, и она разступилась.

Изъ вагона выходило около 50 человъкъ плънныхъ солдатъ...

— Какіе маленькіе! Какіе маленькіе! раздались удивленные голоса.

И дъйствительно, большинство японскихъ солдать поражало своей низкорослостью. Среди нихъ было нъсколько юношей, совоъмъ еще мальчикомъ.

Едва только на площади показалась иервая партія японцевъ, толпа разразилась громкими криками.

И въ этихъ крижатъ, и въ томъ напръженія, съ которымъ десятки людей ожидали выхода японцевъ, было что-то зловъщее.

Всл'ядъ за первыми криками, въ которыхъ нельзя было разобрать, что это, прив'ятствіе ли, брань, или просто обывательская дикость, всл'ядъ за ними въ толить пронесся свисть.

Съ опущенными глазами, боязливо озираясь вокругъ, съ маленькими чашечками въ рукахъ, японскіе солдаты шли об'ядать.

Свисть повторялся... Становилось жутко... Таковъ губернскій патріотизмъ, который у насъ всегда отливается въ грубость, въ крикливость, въ уличную брань, въ хвастливый вызовъ, въ дикую картину ненужныхъ оскорбленій.

И, право же, какой безобразный попойкой ни встрътили бы японцевъ въ Москвъ, но все таки гораздо лучше, чъмъ такое патріотически-самарское безобразіе...

Тамъ спанвались московскіе саврасы безъ узды и спиваясь, спанвали японцевъ, и какъ бы ни было это некрасиво и невозвышенно, оскорбленія личности плѣнныхъ враговъ здѣсь отсутствовали, и въ этомъ огромное преямущество Москвы передъ Самарой.

Чрезвычайно длинно, скучно, очень патріотично, хотя и очень неумно толковали газеты и о встрічті японцевъ въ Калугі, гдів ихъ почти "чествовали" въ желізнодорожномъ клубі, посліт чего клубъ этотъ закрыли.

Словомъ, какъ всегда, "или въ морду получи, или ручку пожалуите".

Радовались газеты закрытію клуба и возмущались чествованіемъ японцевъ по соображеніямъ націоналистическаго характера, видя въ опанваніи японцевъ, чёмъ на самомъ дёлё и было чествованіе, актъ непатріотическій, и при этомъ забывали, что калужане все это прод'ёлали просто отъ пошлой тоски, отъ сонной одури, отъ загнившей и засосавшей ихъ болотной жизни. Чёмъ, спрашивается, въ самомъ дёлё лучше должна быть Калуга, положимъ Тамбова, развлеченія котораго "Козл. Газ." описываеть коротко, но ясно:

"До полусмерти избили инженера. Гдѣ чо едва не разнесли буфетъ. Довольно взрослые юнцы вышли изъ купаленъ и въ костюмахъ Адама демонстративно прошли по берегу, въ виду публики"...

Общественных интересовъ въжизни и тът, силъ дъвать некуда, и даже тамъ, гдъ дъло идеть о серьезных общественных вопросахъ, видишь одно балаганство, то вольное, то невольное. Вотъ въ Нижнемъ-Новгородъ открывали центральныя бани, и корреспонденть отмъчаетъ, какъ многія "общественныя силы и представители въдомствъ почтили своимъ присутствіемъ торжество. Члены управы присутствовали и пили:

— За процвътаніе бань!

Пили въ то время, когда у нихъ школы чуть-ли не валятся—въ школь Гацискаго грозять разрушениет потолки, въ другой школъ вода заливаетъ нижнее помъщение; въ третьей развалились печи, такъ что учительница цълое лъто лишена домашняго объда.

На другой день посл'в торжества "представители" говорили знакомымъ:

Жаль, что вы не были на открытін бань. Это—украшеніе города".

Еще бы не жаль, если присутствующіе пили"! Еще бы не жаль, если открывались бани, такое понятное для всёхъ и всёмъ по душамъ, родственное и полезное учрежденіе!

Посл'в длиннаго запоя въ бан'в можно попариться, при угрызеніяхъ обывательской сов'всти въ бан'в же можно постачься, посл'в "пару" съ удовольствіемъ пьется холодный квасокъ, а когда выходишь изъ бани, встр'ячный пріятель теб'в говорить: — съ легкимъ духомъ! — будто поздравляеть.

И если-бъ мы заглянули въ "житіе" нижегородской городской управы, то, быть можеть, въ числів другихъ записей нашли бы въ немъ и такія: на украшеніе гор. (бани)—50000 руб., на торжество при открытіи "украшенія"—100000 р., на процвітаніе этого "украшенія"—25000 р., на школу Гацискаго — пятіалтынный, на другую школу—гривенникъ, на третью Богь дасть"!..

Это вполнъ въ русскомъ духъ.

Теперь о членахъ нижегородской городской управы, говоритъ "Сам. Газ.", никакъ нельзя сказать, что они лишены того національнаго запаха, который всюду носять съ собой наши соотечественники.

Торжественно пьють за "процвътаніе бань"!

И совершенно не заботятся о школахъ! И что же удивительнаго, скажите, въ равнодушін "муниципаловъ" къ школьному дёлу, если сами педагоги не могуть до сихъ поръ отдать себё яснаго отчета въ томъ, что они и зачёмъ они, смъщивая свои задачи то съ обязанностями вахтера, то унтеръ-офицера, будто памятуя уб'ёжденное ръшеніе Скалозуба—, фельдфебеля въ Вольтеры дать".

Вотъ препадаватели одной изъ петербургскихъ гимназій жалуются "на превышеніе власти" директоромъ этой гимназіи.

Оказывается, сей начальникъ считаетъ, что подъ его непосредственнымъ наблюденіемъ должны находиться не только педагогическая дъятельность его подчиненныхъ, но даже и удовлетвореніе нъкоторыхъ необходимыхъ потребностей сихъ подчиненныхъ.

Изобрѣтательный директоръ надумалъ запирать на ключъ нѣкое необходимое для всякаго живого человѣка мѣсто, а ключъ повѣсилъ въ учительской у себя на виду. Теперь всѣ гг. преподаватели могутъ посѣтить сіе мѣсто не иначе, какъ съ вѣдома г. директора. Преподаватели конфузятся и посылаютъ за ключемъ сторожей, а тѣ, въ свою очередь, вполнѣ резонно заявляютъ, что въ кругъ ихъ обязанностей не входитъ сопровождать гг. преподавателей въ "мѣста не столь отдаленныя". Туго приходится бѣднымъ педагогамъ!

Въ совъщании попечителей, замъчаетъ "Русь", много говорилось о томъ, что директорамъ гимназій не хватаетъ времени на выполненіе всъхъ возложенныхъ на нихъ обязанностей. Въ данномъ случат г. директоръ, втроятно, не можетъ жаловаться на недостатокъ времени.

Непавъстно почему, и въ Житоміръ 31 августа совершена прогулка воспитанницъ женской гимназіи... съ барабаннымъ боемъ. Впереди шли солдаты съ барабаннымъ боемъ и трубными звуками.

Нога въ ногу, веселымъ, но церемоннымъ маршенъ выступали бравыя классныя дамы и темно-красныя ученицы.

Учителя съ тротуаровъ мило расклани-

ваются съ дамами и ученицами. Дальше толпами бъжали мальчики. Полицейскій чинъ замыкалъ шествіе.

Прогулка закончилась съ такою же помцой, какъ и началась. Часовъ черезъ 7 также шла впереди военная музыка, трубя во всъ завертки, также бъжали мальчншки и спереди, и сзади, и съ боковъ, классныхъ дамъ издали привътствовали учителя и гимназисты, и лишь вмъсто утомившагося полицейскаго надзирателя шествовалъ позади гороловой.

Церемоніальнымъ маршемъ входили ученицы и дамы въ гимназію, а затемъ подъ звуки музыки расходились по домамъ...

Эпически возвышенный тонъ, описывается эта церемоніальная прогулка гимназистокъ, какъ нельзя болве соответудивительной изобрѣтательствуеть всей ности житомирскихъ педагоговъ. Но житомирской "педагогін" далеко, какъ до звъзды небесной, до Солигаличской. Содержатель ученической квартиры, Въгаевъ кормилъ своихъ питомпевъ кониной и встрътилъ своего обличителя, въ лицъ учителя духовнаго училища г. Воронова; дело дошло до суда, но, если помнять читатели, на судъ обвиняемымъ быль не г. Бъгаевъ, кормившій кониной своквартирантовъ, учениковъ духовнаго училища, а, какъ это ни странно, г. Вороновъ, учитель последняго: онъ, видите-ли, нашель, что кормить дітей кониной -- акть въ вравственномъ отношеній нечистоплотный, и быль поэтому г. Въгаевымъ привлеченъ къ суду за оскорбленіе и клевету.

Судъ оправдалъ г. Воронова.

Что изъ этого следуеть?

Общечеловъческій смыслъ вывелъ бы изъ этой проблемы необходимость такъ или иначе реформировать "ученическія" квартиры, а гнусно — обывательскій требуеть устраненія "неуживчиваго" человъка.

И г. Вороновъ, вопреки своему желанію, переведенъ въ г. Каргополь, Олонецкой губ. Въ солигаличскомъ духовномъ училищъ онъ съ увлеченіемъ преподавалъ ариометику и географію, въ каргопольскомъ будетъ учить дътей греческому языку.

Авось, образумится и сдълается человъкомъ въ футляръ, который не выноситъ изъ избы сора и не суетъ своего носа туда, гдъ его не спрашиваютъ.

наука и жизнь, кн. х.

Такъ много говорили и говорять о "сер-

дечномъ попеченін", которое должно стать исціленіемъ школы, такъ проста и ясна эта мысль, такъ велико и отвітственно значеніе педагога для всей жизни, для будущаго, для всей исторіи, что только удивляться нужно, какъ туго проходить въ жизнь прекрасная идея, какъ грубы и нев'тественны педагоги, какъ не только въ провинцій, но и въ столиці не усвоено элементарное уваженіе къ личности, хотя бы даже и ученика.

Вотъ разсказъ о томъ, какъ преподаватель немецкаго языка въ московскомъ училище иностранныхъ корреспондентовъ Зивертъ заметилъ, что одинъ изъ его воспитанниковъ Моджиковскій позволяетъ себъ "шалости".

Зивертъ приказалъ Моджиковскому прекратить шалости... Ученикъ отвътилъ, что онъ не шалитъ.

— Вонъ изъ класса!— приказалъ Зивертъ. Моджиковскій отказался выйти.

Разсвиръпъвшій Зиверть, схвативъ Моджиковскаго, вышвырнуль его изъ класса.

И вышвырнуль такъ неудачно, что, по освидътельствованію врача, оказались на шеть Моджиковскаго ссадины и кровоподтеки.

ланковского сседины и кровоподсеки. Явилось "дёло" съ нёкоторой прелюдіей.

Отецъ Моджиковскаго, при объяснении по поводу "инцидента" съ Зивертомъ, нанесъ послъднему оскорбление дъйствиемъ.

 Неудивительно, что васъ ненавидятъ ученики! — сказалъ Моджиковскій — отецъ.

И "дело" изъ стенъ "просвещения и науки" перешло въ съездъ мировыхъ судей...

 Педагогъ Зивертъ приговоренъ за самоуправство относительно ученика къ четырехдневному аресту

Что же ждать отъ всякихъ тетюшинскихъ и сызранскихъ съятелей просвъщенія?

— Ты что это дѣлаешь? Да ты у насъ на волоскѣ висишь, да мы тебя гнать будемъ. Молчать... Челядь! Дрянь! Шалашъ некрытый! Вонъ отсюда! Сторожъ, выкинь его книжки за дверь!

Знаете, чья это реплика и на кого она направлена?

Это сызранскій педагогъ "допекаетъ" своего ученика.

— Дрянь. Шалашъ некрытый! — мечетъ молніи передъ трепещущимъ ученикомъ школьный "Пугачевъ", какъ назвалъ суроваго педагога сызранскій корреспондентъ "Прив. Края" — вонъ!

Въ школьныхъ стънахъ грозное "вонъ!"— раздается раскатами грома и наводить ужасъ на притихшихъ юнцевъ.

- Вонъ! и мальчуганъ со слезами плетется домой.
- Что плачешь? Что рано пришель? спрашиваеть мальчугана мать въ тревогв, предчувствуя что то недоброе...
  - Вы-ыгначи...—горько плачеть тоть...
  - Выгнали?! Ахъ, ты...

Черезъ полчаса тащится она испуганная въ пріемную.

- Мальченко пришель у меня, плачеть... Выгнали, говорить... Скажите, пожалуйста, за что?—плачеть мать.
- Берите его, онъ у насъ курса некончитъ, намъ такихъ не надо...
  - Ваше благородіе!..
- Не надо такихъ, и вся недолга... Шелопаевъ миъ не надо...
- Ваше благородіе...—и б'єдная плачущая мать падаєть на кол'єни предъ неприступнымъ педагогомъ,—простите его... Ребячье д'єдо... Проучите его хорошенько.

"Его благородіе", школьный Пугачевь, уже мягче, но сохраняя свое достоинство, начинаеть давать сов'ять плачущей матери:

— Вы учить его должны дома... Понимаете? Учить!..

Обрадованная мать обнаруживаеть явное желаніе туть же отодрать своего сына за вихры, но Пугачевъ, какъ человъкъ деликатный и не выносящій въ школьныхъ стѣнахъ шума, останавливаеть ее:

— Здъсь нельзя; дома хорошенько его проучите... Понимаете? Хорошенько, съ песочкомъ.

И это почти каждый день!—горько добавляеть корреспонденть.

Въ Баку при мастерскихъ восточнаго общества работалъ литейщикъ.

Приносить онъ какъ-то разъ съ собою на работу книжку—"Емельянъ Пиляй", соч. Максима Горькаго. Товарищи заинтересовались.

— Прочитай намъ!

Закусивъ послѣ свистка на скорую руку, усѣлись вокругъ книжки, и чтеніе началось. Случайно проходить мимо мастеръ-подрядчивъ.

- Чего это вы туть?
- Да воть, книжку читаемъ...
- Баловство, чать, одно?

- Нътъ, занятная книжка.
- 0?! Ну, ври дальше, и мы послушаемъ.

Чтецъ продолжаеть, и какъ разъ попалъ на слова Емельяна Пиляя... "Господинъ грабитель и кровопійца, не угодно-ли вашему живоглотію содрать съ насъ оныя наши шкуры за 60 коп. въ сутки"...

Подрядчикъ такъ и застылъ, услышавъ прочитанное. Надо замътить, что цифра вышла удивительно подходящая. О-во платитъ подрядчику за литье чугуна—55 коп., а мъди—2 р. 50 к. за пудъ. А онъ платитъ рабочимъ за чугунное литье—отъ 20 до 40 коп., за мъдное—1 руб. пуд. Ошеломленъ подрядчикъ отъ неожиданной "дерзости", да вдругъ какъ вскинется!

- Че-ево?! Какъ ты прочиталъ?..
- Да вотъ, такъ и напечатано: "господинъ грабитель и кровопійца"…

Не далъ кончить.

- Да ты какъ смѣешь носить сюда запрещенныя книжки? А? Да ты знаешь, чѣмъ это пахнеть?!
  - Книжка-то не запрещенная...
- Знаемъ мы васъ! Ишь ты... грамотный! Чтобы не было здёсь такихъ книжекъ!...
  - Читать никому нельзя запретить...
- А ты... (слѣдуетъ крѣпкое слово) не забывайся. Велю тебя въ три шен прогнать съ работы и баста. Можешь на работу больше не являться.
- Ишь, библіотеку туть развель... Черти неблагодарные. Даешь имъ работу, поддерживаешь, а они еще мораль на тебя пушають.

И пришлось почитателю Максима Горькаго, забравъ "Емельяна Пиляя", "удалиться въ пустыню", а подрядчикъ еще долго продолжалъ ругать "неблагодарныхъ".

Не понравился Горькій нашимъ компатріотамъ и въ Гельсингфорсъ, гдъ давали его пьесу въ здъшнемъ финскомъ театръ.

Сами финляндцы, когда, по окончаніи спектакля, на вызовы писатель появился на сценъ, буквально всъ, какъ одинъ человъкъ, поднялись съ мъста и горячо привътствовали его бурной оваціей.

А на другой день русскій писатель уважалъ изъ Гельсингфорса. Его провожала на вокзал'в огромная толпа: туть были студенты, студентки, дамы, люди, одітые элегантно и совствиъ просто. Птали что-то грустное, финляндскій гимиъ, потовъ птали дуэтъ два чудесныхъ мужскихъ голоса: кажется, это были студенты. Выла непривычная глазу спокойная толпа, стройно птавшая въ честь русскаго писателя.

За то въ вагонъ произошла безобразная сцена, участниками которой были уже, несомнънно, русскіе люди. Вломившись въ вагонъ, въ которомъ долженъ былъ ъхать писатель, двое подвыпившихъ русскихъ требовали отъ бывшей въ вагонъ публики, чтобы имъ "показали" писателя, и на всъ просьбы и уговоры уйти изъ вагона и оставить всъхъ въ покоъ, они грубо требовали, чтобы имъ указали, гдъ писатель, такъ какъ они "хотять посмотръть".

Подошелъ къ нимъ очень почтеннаго вида пожилой господинъ, извъстный дъятель и финляндскій литераторъ, и на ломаномъ русскомъ языкъ сталъ что-то говорить. Кажется, онъ попросилъ говорить съ нимъ понъмецки.

Тогда одинъ изъ русскихъ неожиданно неистово закричалъ на него:

— Говори по-русски, мерзавецъ, ты въ русской странъ, я тебъ въ морду дамъ!

Господъ этихъ, по счастью, увелъ изъ вагона на платформу подоспъвшій къ концу этой безобразной сцены ихъ товарищъ, къ счастью, вполить трезвый.

Тронулся повздъ...

Финляндская публика обнажила головы, жричали свое финское "ура", дамы махали платками, многіе бъжали за вагономъ.

А русскій челов'як, тогь самый, что кричаль въ вагон'я, стоя впереди, на виду у вс'ях, позволиль себ'я крикнуть при вид'я стоящаго у окна писателя:

— Это-то энаменитый писатель!

И издалъ при этомъ неприличный, циничный, непристойный звукъ, какого не позволилъ-бы себъ дикарь.

Въ заключение остроумная программа предстоящаго съвзда горнопромышленниковъ.

# Первый день.

- 1. Члены совета съезда будуть пить кофе.
  - 2. Остальные члены съйзда-чай.
  - 3. Взаниныя рукопожатія и поздравленія.
  - 4. Объдъ въ "Грандъ-отелъ".
  - 5. Вечеръ въ "Буффъ".

# Второй день.

- 1. Кофе и чай-по распредъленію.
- 2. Довладъ г. Авдакова "О несчастьяхъ съ горнопромышленниками".
  - 3. Плачъ и рыданіе.
  - 4. 5 ходатайствъ.

# Третій день.

- 1. Кофе и чай.
- 2. Докладъ г. Авдакова "О добромъ сердцъ горнопромышленниковъ".
  - 3. Плачъ и рыданіе.
  - 4. 10 ходатайствъ.

# Четвертый день.

- 1. Кофе и чай.
- Докладъ г. Авдакова "Жертвы, приносимыя горнопромышленниками на алтарь отечества".
  - 3. Плачъ и рыданія.
    - 4. 15 ходатайствъ.

Пятый, шестой и седьной день проходять по той же программ'в. М'вняются только доклады. Но плачъ н рыданія остаются.

Наконецъ наступаеть день восьмой:

- 1. Кофе и чай.
- 2. 94 ходатайства.
- 3. Рукопожатія.
- 4. Об'єдъ въ "Грандъ-отелів".
- 5. Вечеръ въ "Буффв".

## Девятый и последній день.

- 1. Кофе.
- 2. Объдъ.
- 3. Ужинъ.

Разъезиъ.

П. П.

IV.

# За рубежомъ.

I.

Не о "политикъ" палатъ или политическихъ "салоновъ", не о политикъ прессы, фабрикующей общественное миъніе, мы хотимъ говоритъ. Наши непритязательныя замътки будутъ говорить о жизни, должны стремиться отразить жизнь, — такую, какъ она идетъ тамъ, гдъ люди все-же дышатъ вольнъе, —въ три четверти груди.

Отношение Европы къ ужасу, происходящему на Дальнемъ Востокъ, напоминаетъ намъ душевное состояніе мужиковъ, видящихъ страшный пожаръ въ соседней деревнъ. Ни матеріальное чувство общности интересовъ, ни нравственное чувство солидарности не развиты еще настолько, чтобы побудить ихъ пойти на помощь сосъдней деревив, но гдв-то глубоко въ душв лежитъ состраданіе къ горящей деревић Голодаевкћ, укоры совъсти, что не идуть ей на помощь,--да и страшно, — какъ-бы, храни Господи, искра не залежла. -- Жуть береть, вст истово крестятся, а зарево пожара все разгорается, и доносится вой бабъ и ревъ горящей скотины... Но воть выдвигаются собственные интересы минуты и заслоняють на короткое время зарево пожара... Ванька поссоридся съ Дашуткой и вцепился ей въ вихры, бабы приняли участіе, -- и пожаръ забыть... на короткое время.

Германія усиленно германизируєть Познань, Венгры мадьяризирують кроатовъ, Гереры "бунтуются" въ ивмецкой Африкв, Керберъ произнесъ річь на конгрессъ печати,—и зарево пожара на Дальнемъ Востокъ на мигь заслонено, но жуть остается, и то и дівло слышенъ шопоть: "храни Господь"...

Старая это исторія — нынъшнее "бунтарство" гереровъ. Еще послъ Франко-Прусской войны разгорълись особенно ярко колонизаторскіе аппетиты европейскихъ державъ, и въ сентябръ 1876 г. былъ конгрессъ, созванный по мысли бельгійскаго короля Леопольда, на которомъ былъ ръшенъ раздълъ чернаго материка, выработаны пути, которыми Европа будетъ "прі-

общать къ цивилизаціи" и просвіщать религіей Христовой черныхъ туземцевъ ея, а въ 1884 г. долженъ былъ собраться въ Верлинъ еще конгрессъ, чтобы выработать "международныя" правила, такъ какъ державы уже чуть не перегрызлись. Но захватъ продолжался, и въ 1890 году дипломаты собрались, чтобы подълить материкъ. Его делили по меридіанамъ, не сообразуясь съ народами, которые населяють его. Это будеть современемъ любопытная страничка исторіи, гдв откровенная наглость промышленныхъ классовъ въ погонъ за рынками будеть соперничать въ варварствъ съ разбойниками-завоевателями, вродъ Пизарро и Кортеца. Германскія владенія въ Африкъ составляють теперь около милліона квадратныхъ миль и въ четыре раза больше метрополін. И начались "цивилизаторскіе" подвиги ея "культуртрегеровъ", насилія надъ имуществомъ и личностью черныхъ братьевъ и сестеръ "во Христв", устройство гаремовъ и избіеніе палками беззащитныхъ женщинъ, -- всему этому иы были еще недавно свидетелями, такъ-какъ объ этомъ громко заговорила сама-же измецкая пресса.

Но маленькое племя гереровъ потеряло теривніе и теперь возстало. Это обошлось Германіи болье, чыть въ 50 милліоновъ марокъ, и недавно одинъ изъ народныхъ представителей въ рейхстагь громилъварварскую полнтику захватовъ, которой придерживается его правительство въ угоду торгово-промышленнаго класса, при чемъпредостерегалъ противъ подобной-же политики на Дальнемъ Востокъ.

Въ общемъ можно сказать, что отношение Европы къ пожару на Дальнемъ Востокъ прямо пропорціонально ея интересамъ тамъ. Мы говоримъ "Европы",—но, хотя правоговорить имъетъ вся "Европа"—говоритъ за нее, однако, только "правящій классъ", и ръдко слышится митьне самого народа. Мы думаемъ, что народъ, смотря на заревопожара, прислушиваясь къ стону раненыхъ, которымъ не успъваютъ подать помощь вътеченіе недъли, крестится и говоритъ "хра-

ни Господь", а "правящіе классы", фабрикующіе и общественное мнъніе, придерживаются различной политики. Такъ. — въ Англін несомивнию сильны японофильскія симпатін, во Францін, напротивъ, руссофильскіе. Австро-Венгрія хорошо помнить, что кромъ Дальняго Востока существуеть и ближній, и воздерживается отъ выраженія симпатій, а правящая Германія нер'вшительно, но все-же склоняется на сторону руссофильства. А какъ чувствують народы. намъ доказываетъ выдержка изъ ръчи тогоже оратора, — о которомъ ны упомянули выше: ... "По моему мивнію, ивмецкія симпатіи склоняются болье на сторону японцевъ, чемъ русскихъ. Конечно, мы сожалемъ о вську этиху тяжелыху потеряху человеческихъ жизней, но у насъ нътъ сочувствія въ Россін".

#### II.

Такъ говорилъ народный представитель въ немецкомъ рейхстагь, стоящій на иной точкъ зрънія, чъмъ точка зрънія д-ра Петерса, развиваемая имъ въ последнемъ номер'в немецкаго журнала "Finanz-Chronik". Ръчь идетъ все о той-же "желтой опасности", о которой такъ много говорять и изводять несчетное количество черниль и бумаги. Но въ разсужденіяхъ д-ра Петерса есть кое-что интересное, если и не новое. Онъ говорить о томъ, что эпоха, которую мы переживаемъ, есть поворотный пункть въ жизни человъчества, что бълая раса считала себя господиномъ земли и подагада. что порабощение вскух цвътных расъ есть только вопросъ времени. Теперь-же, по мненію д-ра Петерса, исторія даеть урокь бълой расъ и показываеть ей, что въ желтой она имъетъ равносильнаго соперника и противника на землъ. Онъ предсказываетъ. что многомилліонный, застывшій Китай, еще недавно пережившій періодъ ужасныхъ униженій, побъжденный и раздавленный бълыми, но хранящій въ себѣ иного живыхъ и жизнеспособныхъ корней, воспрянетъ духомъ отъ побъдъ родственнаго ему, маленькаго — въ сравненіи съ нимъ — островного народца, и тогда выяснится совершенно новое положеніе въ мірѣ, такъ какъ Китай имъеть то, чего не хватаеть Японіи: могучія народныя массы — почти полмилліарда человъкъ-и общирныя пространства.

Мы думаемъ, что ораторъ, о которомъ говорили въ предыдущей главъ, со всъмъ этимъ согласился-бы, но дальше д-ръ Петерсъ такъ продолжаетъ. Онъ не думаетъ. что Европъ грозпть опасность вродъ нашествія Атиллы и Чингисъ-Хана, но полагаеть, что въ возрожденія Китая кроется угроза міровому положенію Европы. "Если Китай последуеть по стопамь Японіи, то скоро наступить конець европейской опекъ на Крайнемъ Востокъ". Да, это мы тоже думаемъ, но, принимая во вниманіе старую культуру Китая, полную мирныхъ, гуманныхъ и человъчныхъ идей,---мы не видимъ ничего печальнаго въ томъ, что онъ проснется отъ своего многовъкового сна и воскреснеть къ новой, общечеловъческой жизни. Мы думаемъ, что мрачная "угроза міровому положенію Европы" сведется къ тому, что Китай самъ научится выдалывать скверный ситецъ для своихъ сотенъ милліоновъ "плебса" и хорошіе ружья для защиты отъ "вившияго и внутренияго" врага,—и жальть о томъ, что "желтолицые" войдуть въ общую еемью человъчества, какъ равноправные члены, а не только какъ "покупательная сила", какъ "рынокъ" --- будутъ только купцы и фабриканты промышленныхъ странъ Европы и Америки. Что-же касается дозунга "Азія для азіатовъ", то мы находимъ, чте это ничуть не хуже доктрины Монроэ-, Америка для американцевъ" и, пожалуй, лучше воинственнаго имперіализма англійскаго и зарождающагося имперіализма американскаго...

Гдъ корни имперіализма, этого могучаго движенія современнаго культурнаго челов'ьчества? Проше всего пойти по указкъ доктрины и сказать, что весь "имперіализмъ" есть реакціонное движеніе, инсценированное высшей буржувајей и въ ея интересахъ. Соглашаясь съ этимъ, какъ съ объясненіемъ явленія, — мы не можемъ не отмітить громаднаго историческаго значенія этого явленія, — великую роль, которую, по нашему инфию, призванъ сыграть имперіализиъ въ судьбахъ человъчества. Исторія, дълавшая столько кровавыхъ опытовъ "всемірныхъ" монархій, въ погонѣ за иллюзіей общечеловъческаго братства при посредствъ Александровъ, Цезарей, Наполеоновъ, — дълаетъ, намъ кажется, еще одинъ "опытъ" на нашихъ глазахъ. Идея недурна: имперіализмъ англоамериканскій, германскій, латинскій, славянскій, а съ другой стороны — "панмонголизмъ". И такъ катясь, разрозненныя крупинки человъчества все увеличиваются, притягиваютъ къ себъ другія, пока останется единое человъчество и единъ Господь среди него.

Несомивню, однако, что Чемберлэнъ, агитируя за протекціонистскіе тарифы и ведя глубоко безправственную войну съ бурами, не инъетъ и не инълъ цълью содъйствовать косвенно исполненію пророчества Исаін,--такъ же, какъ не имъло этой цъли и все благородное общество, собравшееся въ Вестиннстерскомъ Аббатствъ въ Лондонъ при погребени Генри Стэнли, человъка такъ много сдълавшаго для идеи англійскаго имперіализма въ Африкъ. Англія хоронить своихъ великихъ людей въ Вестинистерскомъ Аббатствъ и здъсь-же ставить имъ статуи. И воть, наряду съ плитой, на которой надпись "здёсь покоится все, что было смертнаго въ Исаакт Ньютонт, будеть лежать прахъ великаго "прокладывателя дорогъ", какъ его называли негры,---Генри Стэнли, прошедшаго Черный материкъ съ илыстомъ въ одной рукъ и револьверомъ въ другой. Кто не знаеть его "репортерской "книги: "Какъ я нашелъ Ливингстона"? По порученію хозяина-собственника американской газеты, онъ потхалъ искать Ливингстона, дерзко и сибло искаль его и-счастливый, какъ всякій авантюристь, нашель его. Эта холодная встръча въ центральной Африкъ двухъ англійскихъ джентльменовъ. въ виду голыхъ черныхъ братьевъ ихъ, которымъ одинъ пришелъ съ хлыстомъ револьверомъ, а другой только съ библіейполна яркости и выразительности, какъ два основных в теченія, изъв в каживущих в в б влой раст. Ливингстонъ умеръ въ центральной Африкъ, а репортеръ Генри Стэнли умеръ баронетомъ, пэромъ Англін и похороненъ въ Вестминстерскомъ Аббатствъ, такъ какъ онъ хорошо служилъ своимъ хозяевамъ, завоевывалъ рынки для нихъ и дерзокъ былъ. Это делаль онв, но попутно делалось нечто само собой: само собой онъ, дерзкій репортеръ Генри Стэнли, не признававшій ничего, кром силы, служиль идет будущаго мірового братства, такъ какъ онъ нашелъ новые пути черезъ центральную Африку, онъ совершилъ истинные подвиги человъческаго ума и изобрътательности. Имя прокладывателя дорогъ"—Генри Стэнли останется вънсторін человъчества. "Въ страшное, суровое время онъ жилъ", — скажеть далекій потомокъ, — и, быть можеть, простить ему, что онъ съ такими ненужными жестокостими "прокладывалъ дороги" на Черномъ материкъ.

#### III.

"Хорошо будеть жить лёть черезь двёсти", думаеть капитанъ Вершнинь въ "Трехъ сестрахъ" Чехова; — и глубоко интересно жить теперь, думаемъ мы. Мы согласны съ д-ромъ Петерсомъ. Историческій переломъ чрезвычайной важности переживаетъ Европа, но не только потому, что "скоронаступитъ конецъ европейской опекъ на крайнемъ Востокъ". Не въ грозъ, не въ громъ и не въ буръ Господь, а въ тихомъ, животворномъ огнъ...

Въ тишинъ готовятся великія событія, въ молчаніи зачинается исторія, и часто незначительный и малоинтересный фактъ открываеть намъ завъсу будущаго.

Вотъ министръ Керберъ обращается сърѣчью къ журналистамъ, собравшимся въ-Въну на конгрессъ печати. Онъ говорилъ. старыя истины; говориль, что пресса есть только манометръ, указывающій степень напряженія того огромнаго котла, въ которомъ бурлитъ общественное мнъніе; говорилъ, что, какъ пътъ человъческихъ силъ,. достаточныхъ для того, чтобы закрыть кратеръ вулкана, такъ нътъ и такой силы, которая могла бы довести до полнаго молчанія прессу; говориль, что при усложнившейся жизни необходимъ всеохватывающій контроль,. и это можеть осуществить только печать, которая, благодаря своей организаціи, "всевидить, все слышить, все знаеть и пріобрѣла міровое господство, поколебать которое было бы тщетнымъ начинаніемъ". Все это старыя истины, но шелесть крыльевъ исторіи слышится въ томъ, что потомокъ Меттерниха крестится раньше, чъмъ прогреитль громъ, что мощь и необходимостьпрессы признается вътакихъ сферахъ, гдъвъ лучшемъ случав-ее привыкли только теривть.

Тотъ же шелестъ крыльевъ мы слышимъ, читая письмо вице-президента общества международнаго арбитража къ лорду Лэн-

сдоуну относительно возможнаго вмѣшательства державъ въ русско-японскую войну.

Несомнънно, что не обществу мира потушить пожаръ на дальнемъ востокъ. --- но такъ-же несомнънно, что не смъшно это заявленіе общества мира, что историческая необходимость говорить черезъ нихъ, полное торжество ихъ-друзей мира-дъло близкаго будущаго, завтрашняго двя, и не потому, что "міръ устанеть отъ слезъ, захлебнется въ крови", а только потому, что идея общности интересовъ прошла уже большую часть пути, что мысль о разрышеніи международныхъ споровъ такъ-же, какъ и частныхъ лицъ, посредствомъ суда, прочно вошла уже въ сознаніе Европы. Мы далеки отъ иллюзін о близкомъ разоруженін человъчества, о полномъ замиренія его, -- но мы глубоко убъждены, что частичная побъда друзей мира въ томъ или въ другомъ видъ не такъ далека отъ насъ.

Мы слышимъ шелестъ крыльевъ исторіи и въ томъ, какъ Франція, гдѣ безраздѣльно царствуетъ буржуазія, сумѣла все-же въ критическую минуту нападенія на нее реакціонныхъ оппортюнистскихъ элементовъ, создать концентраціонное министерство борьбы съ "аристократомъ"—буржуа Вальдекомъ-Руссо во главѣ, соединивъ виѣстѣ генерала Галифакса и соціалиста Мильерана, и перейти потомъ къ министерству Комба съ его энергичной и смѣлой борьбой съ конгрегаціями.

Намъ любопытно видъть стремленія Папскаго престола—"управлять локомотивомъ", его "энциклики" о рабочемъ и соціальномъ вопросъ, ясно подчеркивающія, что "какъ нътъ сплъ человъческихъ, достаточныхъ для того, чтобы закрыть кратеръ вулкана", такъ нътъ возможности и остановить разъ начавшееся историческое движеніе.

Любопытно видъть мощь общественнаго митънія и глубокое сознаніе своихъ законныхъ правъ, проявившіяся недавно въ Германіи. "Графъ Эристъ Липпе-Детмольдъ сообщаетъ императору о смерти своего родителя и принятіи регентства надъ липпскимъ княжествомъ. Глава-же союзной имперіи отвъчаетъ, демонстративно выступая изъ рамокъ своихъ правъ и полномочій предсъдателя союза независимыхъ и равноправныхъ германскихъ государей, возвъщеніемъ, что ве признаетъ его правъ на регентство... но

это лежить внѣ власти и правъ германскаго ниператора. Подобнаго рода вопросы рѣшаются сеймомъ того или другого союзнаго государства" \*)... Все общественное мнѣніе Германіи, безъ различія партій, нашло поступокъ императора неконституціонымъ, и сеймъ призналъ императорскій протесть лишеннымъ всякаго юридическаго значенія... "Больше того: миннстръ маленькаго союзнаго государства объявляетъ телеграмму главы германской имперіи незаконнымъ и пронзвольнымъ актомъ, и вся Германія раздъляетъ и одобряетъ мнѣніе и образъ дѣйствій министерства \*\*)...

Безконечно сложна текущая жизнь культурнаго человъчества, но и изъмногихъ "отрицательныхъ" явленій мы видимъ подтвержденіе той же общей идеи идущаго и все приближающагося "замиренія" человъчества.

Варварская эпоха человівчества--- войны всьхъ со всьми осталась далеко позади.эпоха цивилизованнаго варварства, войны нъкоторыхъ крупныхъ общественныхъ единицъ человъчества съ другими подобными же-на нашихъ глазахъ доживаетъ свой въкъ. Мы не можемъ иначе понять германизацію Познани, мадьяризацію хорватовъ, борьбу чеховъ, поляковъ, кроатовъ, русиновъ--- въ Австро-Венгріи и многое, многое другое, происходящее на нашихъ глазахъ въ данную историческую минуту. Недавно произошло объединение Италіи, Германіи... Мы присутствуемъ при дальнъйшей эволюціи. Человъчество организуется въболъе крупныя общественныя единицы--это происходить на нашихъ глазахъ, это ны вычитываемъ изъ телеграммъ о торжествъ коронованія короля Сербін и происходившемъ при этомъ единенін южныхъ славянъ, это мы видинъ въ безконечномъ умножения всевозможныхъ конгрессовъ, --- это чисто теоретически вытекаетъ изъ общности интересовъ, изъ безконечно усложнившихся условій жизни, изъ прямой связи, установившейся благодаря промышленно-капиталистическому строю жизни между самыми отдаленными группами человъчества. Фермеръ далекаго запада Америки заинтересованъ вътомъ, уродилась-ли "пшеничка" у полтавскаго мужичка, болъе того, --- онъ и непосредственно заинтересованъ

<sup>\*)</sup> Кор. наъ Берлина. С.-Пб. Вѣд. стр. № 265. \*\*) Тамъ же.



въ томъ, чтобы иннимумъ потребностей полтавскаго мужнка повысился, чтобы тотъ нуждался такъ же, какъ и онъ самъ, въ своей газетв, въ рояли для дочерей своихъ, въ разумномъ отдыхъ, такъ какъ тогда онъ будетъ дороже продавать свой трудъ и не будетъ "сбиватъ" цънъ на міровомъ рынкъ. Онъ заинтересованъ въ томъ, чтобы полтавскій мужикъ учился. Съ другой стороны, полтавскій мужикъ принужденъ силою вещей учиться грамотъ, учиться техническимъ пріемамъ.

Хорошо будеть жить лёть черезь дв'єсти, и глубоко интересно жить теперь!

#### IV.

Мы сказали, что и въ отрицательныхъ явленіяхъ современной жизни культурнаго человъчества мы слышимъ тоть же шелесть крыльевъ исторіи. Вотъ передъ нами корреспонденція изъ Віны. Діло идеть о томъ, что Венгрія "обогатилась новыми дворянами и двумя тремя баронами". Графъ Тисса, во время своего правленія, представиль къ наградъ дворянскимъ титуломъ двъсти девяносто гражданъ. Теперь тамъ продано было баронство братьямъ Гутманамъ. По этому поводу возникъ большой скандалъ, рый ярко подчеркиваеть даже для людей, которые плохо видять, продажность фальшь, царящія въ теперешневъ обществъ, и такой скандаль даеть лишній разъ урокъ массамъ, что только личное достойнство и истинныя заслуги имъютъ цъну, а не прерогативы, даваемыя рожденіемъ или крупнымъ капиталомъ.

А воть корреспонденція изъ Познани, разсказывающая намъ о новыхъ респрессаліяхъ прусскаго правительства, --- о новомъ воспрещающемъ учителямъ, законъ, угрозой строгаго штрафа, говорить съдетьми по-польски-насиліе и угнетеніе, несомивыное "отрицательное" явленіе современной жизни. Конечные-же выводы этого-же явленія совстить другіе. Гнеть вызываеть противодействіе, разрозненныя частицы народнаго тела подъ давленіемъ врага соединяются для борьбы. Мы читаемъ: "Въ началь октября въ Познани соберется конгрессъ женщинъ всей Познанской провинціи для того, чтобы выработать программу воспитанія польскихъ дітей въ духіз польской мародности и изыскать способы и средства

для защиты польских дітей оть полнаго онімеченія". "Это будеть одинь изь наибольшихь женскихь митниговь послідняго времени". Не этого хотіло прусское правительство,—но этого хочеть исторія и къ этому она приводить.

Темпъ же Исторіи значительно повысился въ послѣднее время и то, на что она когда то употребляла столѣтіе, она умудряется теперь сдѣлать иногда въ нѣсколько лѣтъ, и мы думаемъ, что итальянецъ собесѣдникъ Г-на Аббадоны \*) былъ правъ, когда въ бесѣдѣ о стачкѣ и о рабочемъ движеніи въ Италія, отвѣтилъ г. Аббадонѣ, упомянувшему о возможности ихъ кроваго подавленія, какъ въ 1897 году: "Какую старину вы вспомнили! Мало-ли что было возможно въ 1897 году, но теперь у насъ, слава Богу, идетъ концу уже 1904 ...

И неудивительно, что темпъ повысился. Исторія тадить теперь по жельзнымъ дорогамъ, пользуется телеграфомъ, телефономъ, скоропечатными машинами. Тридцать летъ тому назадъ прозвучало бы сказкой увъреніе, что германскій императоръ по поводу только что построенной желфзной дороги изъ Цзиндао въ Цинанфу, поздравилъ по телеграфу губернатора Чонфу; тоть ответиль и выразиль надежду, что дружба между нъидами и китайдами будетъ постоянно возростать, что должно въ особенности выгодно отразиться на торговль объихъ странъ. Мы прекрасно знаемъ истинную цъну этой международной въжливости, но въжливость-это цементь человъческих отношеній, это признаніе изв'єстнаго комплекса правъ за другой личностью, — это во-первыхъ; а во-вторыхъ, совствиъ недалеко отъ насъ еще то время, когда даже германскій императоръ не зналъ, гдъ находится Цзиндао и Цинанфу, и существуеть-ли тамъ губернаторъ, --- и ужъ во всякомъ случат не нашелъ бы нужнымъ съ чъмъ-либо поздравить его.

Мы знаемъ, что всесильный капиталъ и интересы его вызвали эту въжливость, мы знаемъ также, что эти же интересы капитала въ современной исторіи не разъ приводили къ обмъну не телеграфными привътствіями, а пушечными. Да, для старухи Исторіи не важно, какимъ образомъ знакомство заключено, — она находитъ, что все хорошо, что

<sup>\*) &</sup>quot;Русь". № отъ 28-го сент.



хорошо кончается, а "кончить" она—по всёмъ даннымъ—хочеть хорошо.

Исторія летаеть теперь по телеграфной проволокъ, исторія создается теперь по кабинетамъ ученыхъ, въ лабораторіяхъ изобратателей. Въ монастырской кель в монаха Вертольда Шварца, въ кабинетъ Христофора Колумба-она всегда жила; но человъчество до сихъ поръ еще не переживало такой эпохи, чтобы такія "кельи" и "кабинеты" насчитывались десятками тысячь по лицу земного шара, чтобы такъ интенспвно, лихорадочно работало человъчество, чтобы плоды работы, едва появившись, стали достояніемъ всъхъ. Наряду съ извъстіемъ о кровавыхъ ужасахъ Дальняго Востока и о томъ, какъ тамъ делають исторію, телеграфъ 18-го Сентября принесъ въсть и о томъ, какъ инженеръ Паульсенъ въ своей мастерской "дълаетъ" исторію. "Изобрътатель телеграфона Паульсенъ сдёлалъ новое открытіе, дающее возможность такъ регулировать безпроволочное телеграфированіе, что перепріемъ депешъ посторонними лицами совершенно невозможенъ. Открытіе это даеть лалье возможность телефонировать проволоки, управлять на разстояни рулемъ и варывать мины на небольшихъ разстояніяхъ при отсутствіи непосредственнаго сооб**т**енія. Учреждена международная компанія для эксплоатаціи изобрътенія".

И мы думаемъ, что изобрътатель Паульсенъ сдълалъ больше, чъмъ... хотя бы имперіалисть Сесиль Родсъ; что оба они ведутъ человъчество — одинъ прямымъ путемъ, науки и добра, а другой окольнымъ— черезъ зло и насиліе — къ далекой мечтъ, къ счастью и братству всъхъ народовъ.

### V.

Путь науки и литературы къ этой далекой мечтъ носомиънно наиболъе прямой.
Это всего ярче видно и въ отношеніяхъ народовъ къ писателямъ чужой національности.
Національная рознь, существующая между
Франціей и Германіей, не мъшала чествованію писателей враждебной національности;
неожиданная смерть Золя огорчила нъмцевъ
такъ же, какъ и французовъ, а смерть Вирхова опечалила Францію не менъе, чъмъ
Германію. Въ корреспонденціи изъ Гельсингфорса, напечатанной въ журналъ "Театръ

и искусство" разсказанъ пріемъ, который оказало Гельсингфорское общество Максиму Горькому, когда онъ пріёхалъ туда. Накипь дня такъ велика, мы такъ привыкли слышать шовинистскіе корни и злобное ворчаніе, что мы прочли эту маленькую корреспонденцію съ особымъ удовольствіемъ и, словно музыка, звучала въ нашихъ ушахъ чуждая рёчь, привёть на чужомъ языкё: "Adieu! Huväaste! Eleköu! Gorky"!! которымъ провожала его толпа на вокзалѣ.

"Вст дороги ведуть въ Римъ", говорили въ средніе въка, —это значить, что достаточно только вступить на путь раскаянія и очищенія "отъ скверны своея", и тогда всякая дорога приведеть "въ Римъ". Исторія давно вступила на путь демократизаціи всего человъчества, истиннаго прогресса его, и теперь всякое явленіе современной жизни, если оно только не пережитокъ, неуклонно ведеть его къ совершенствованію.

Сурова и страшна изнанка современной блестящей жизни культурныхъ странъ; ея пролетаріать, промышленные кризисы, весь ужась фабричныхъ большихъ городовъ, -- все это отрицательныя явленія современной жизни, но которыя должны дать въ будущемъ богатые положительные плоды. Много жертвъ принимаетъ фабричная, промышленная жизнь; беря это слово даже въ его буквальномъ смысль, мы имъемъ следующія цифры промышленной "войны": Германская статистика показала, что промышленныя и сельско-хозяйственныя предпріятія дають въ годъ 440.000 несчастныхъ случаевъ, легкихъ и тяжелыхъ, между тъмъ какъ во время франко-прусской войны потери нъмцевъ убитыми, ранеными и выбывшими изъ строя составили 128.000 человакъ. Цифра эта убъдительна и стоитъ многихъ томовъ писаній по соціальнымъ вопросамъ.

Вопросу фабричныхъ центровъ и жизни рабочихъ посвящена вышедшая недавно книга Аллана Кларка — "Фабричная жизньвъ Англіи", принадлежащая перу рабочаго же, ставшаго потомъ учителемъ, — въ которой много интереснаго. Книга эта вышла въ странъ, которая раньше всъхъ вступила въ индустріализмъ— въ Англіи, и представляетъ собою крикъ ужаса и протеста противъ "великаго зла" — промышленнаго строя жизни Англіи. Авторъ разсказываетъ, какъ калъчитъ, ломаетъ и уничтожаетъ фабричная

жизнь все, что соприкасается съ нею. Онъ показываеть, какъ фабрики обезобразили, испортили и загрязнили всю природу кругомъ, говорить, что дети рабочихъ никогда не виделп "веселыхъ полей, зеленой травы, краспвыхъ деревьевъ"... "И я самъ липь недавно убъдился въ томъ, насколько омерзителенъ мануфактурный городъ. Съ рожденія до тридцати леть я прожиль безвыездно въ Болтонъ (фабричный городъ въ Ланкаширъ), но потомъ мнѣ посчастливилось провхаться моремъ въ Фильдъ. Я гулялъ по полямъ, по песчаному берегу и въ первый разъ въ жизни имълъ возможность любоваться свъжими цвътами, чистымъ небомъ и незапачканной зеленью... Я думаль, что очутился въ какомъ-то новомъ мірѣ красоты, и чувствовалъ себя, какъ родившійся и выросшій въ тюрьм' челов къ, котораго внезапно вывели на волю"...

Разсматривая фабричную жизнь со всъхъ сторонъ, онъ видитъ въ ней одинъ сплошной ужасъ; полное физическое, нравственное и интеллектуальное вырождение рабочихъ; -- вотъ къ чему, по мнтнію автора, ведеть фабричная жизнь. Далее авторъ протестуетъ и противъ увъренія, что "увеличеніе машинъ и быстроты ихъ хода требуетъ, будто бы, постояннаго возрастанія умственной силы рабочихъ". Кларкъ находитъ, что лихорадочная работа фабричныхъ, превращающая человъка въ раба машяны, изсушаеть, наобороть, его мозгь, делаеть его неспособнымъ къ продолжительной и правильной умственной даятельности. "Умъ ихъ (рабочихъ) ослабълъ такъ же, какъ ихъ тъло, и требуеть возбуждающихъ пустяковъ, подобно тому, какъ каждый глотокъ ихъпищи долженъ быть приправленъ пикулями, уксусомъ или другимъ щекочущимъ языкъ средствомъ... Конечно, рабочіе читають газеты; но чтеніе это возбуждаеть мое негодованіе, такъ какъ преимущественно обращено вниманіе на убійства, разводы, войны и т. п. ...

Мы находимъ книгу въ общемъ наивной: авторъ не охватываетъ всей широты соціальной проблемы и интересенъ овъ только тамъ, гдъ дълится своими личными чувствами, воспоминаніями и наблюденіями. Выводы же его, по нашему миънію, односторонни, его

мечты объ исчезновеніи фабричнаго строя выливаются въ наивно-идиллическую форму. Авторъ желаетъ соединенія земледѣлія съ промышленностью, мечтаетъ о томъ, чтобы Ланкаширъ состоялъ изъ маленькихъ городовъ и деревень, чтобы каждый поселокъ имѣлъ "свой театръ, свои школы, книжные магазины, ванны,—все, что потребно длятѣла и души". Эта мечта не нова, и человѣчество, быть можетъ, не такъ далеко отъ нея; но путь, по которому нужно идти для полученія этихъ благъ, автору совершенно неясенъ, и книга интересна только, какъ мысли самоучки фабричнаго рабочаго о жизни его братьевъ—рабочихъ на фабрикъ.

Нельзя было бы даже при желаній придушать лучшей иллюстраціи, болье яркаго дополненія къ вышеназванной книгь, какъ вышедшая недавно въ Парижѣ книга. манъ Камилля Моклэра— "La Ville— Lumiére". "Городъ — Свъточъ", какъ называють его сами парижане и очарованные имъ иностранцы, въ изученін и изображеніи Моклэра производить самое печальное впечатлівніе. Авторъ показываеть въ своемъ романъ всю фальшивую изысканность и лживую неестественность такъ называемаго "паризіанизма", которымъ такъ гордится и который всеми силами культивирують французы. "Паризіанизмъ" --- это послъднее требованіе моды во вськъ сферахъ жизни, это-последній "модернизмъ", это --- извращенные, неестественные вкусы, это — холодная, скептическая усмъшка, обливающая ядомъ какого то высшаго презрънія все, что лучшіе умы человъчества когда-либо признавали свободою, моралью, честью, долгомъ. Золя даетъ въ своемъ "Парижъ" широкую картину современнаго общества, сливая все общество со своимъ "Парижемъ", --- Моклоръ же даетъ, --мы сказали бы, намъренно-только небольшую часть его, самый верхній культурный налеть изъ художниковъ, писателей и пр. И приводить насъ къ самымъ пессимистическимъ выводамъ, показывая намъ, какая жалкая фальшь и какое полное ничтожество кроется подъ красивымъ словомъ "паризіанизиъ", какое полное разложеніе представляють собою верхи буржуазін.

 $\mathcal{J}I.$  M.





("Въстникъ Европы" Октябрь.— "Образованіе" Сентябрь.— "Русскій Архивъ" Октябрь— "Кіевская Старина" Сентябрь.— "Журналъ Министерства Народнаго Просвъщенія" Октябрь.

Прогулка по садамъ Россійской словесности и журнальнымъ нивамъ, которую мы сейчасъ должны предпринять, не представляетъ вояжа особенно заманчиваго и во вску отношениях приятнаго. Виною ли этому осень глубокая, когда вообще сады стоять оголенными, и жалкими, сиротливыми выглядять нивы и поля, или другая причина болъе деликатного свойства, но на садахъ россійской словесности и на журнальныхъ нивахъ лежитъ колоритъ стрый, колоритъ тусклаго, октябрьскаго дня. Объ изобиліи плодовъ творческой мысли и поэтическаго генія, о перепроизводств' талантовъ говорить не приходится. Таланты и геніи, подобно всему живому, любятъ тепло и солнце, ширь и ясное небо. Оранжерейная культура съ искусственнымъ тепломъ плодить и оранжерейные таланты. "Не расцвълъ и отцвълъ въ утръ пасмурныхъ дней" — такова ихъ участь. И не оттого ли у насъ больше подающихъ и подававшихъ надежды, но, въ сущности, одинаково обманывающихъ всякія чаявія талантовъ?! Это -- своего рода махровые цвътыоднольтки. Гордое, не долгое цвътеніе и долгое, понурое увяданіе; пышные бутоны,

инкогда не распускающіеся— "живые пустоцвіты, или поддільные цвіты".

Жалобы на оскудъніе, на намельчаніе талантовъ давно уже стали общимъ мъстомъ нашей критики, и сама критика художественныхъ произведеній оскудъла и измельчала. Если въ журналахъ добраго стараго времени она занимала подобающее ей почетное мъсто, то теперь она сдълалась случайною гостьей, гастролершей журнальныхъ подмостковъ...

мы начали въ осеннихъ мотивовъ, хотя газеты затрубили о веснъ.

Весна, весна! Какъ нуженъ ея живительный приходъ и застоявшейся русской жизни, и прозябающимъ общественнымъ силамъ, и русской журналистикъ! Зимній сонъ былъ такъ безконечно дологъ, осеннія бури, слякоть и холодъ недовърія и подозрънія создали ту атмосферу, въ которой еле-еле пробиваются и сочатся живые родники. Жизнь застоялось, и что же удивительнаго, если понуры и скудны сады россійской словесности, а журнальныя нивы не радуютъ глаза. Но не истощена еще почва. Пусть бы пришли солнечные, ведренные дни,— и настанеть тоть желанный, долгожданный мигъ

раскрѣнощенія русскихъ силь, таящихъ въ себѣ и крѣпость, и вѣру. Чистые родники не изсикають; жизнь замирая, не умираетъ вполит; придавленная мысль ищетъ окольныхъ путей и рвется впередъ на просторъ, вѣря, что побѣда въ мірть—сильнымъ.

Но что же сильные мысли и слова? Недаромы же страстотерпецы русской дыйствительности и неутомимый поборникы свободы слова, Иваны Аксаковы сравнилы живое человыческое слово сы "божымы мечомы"... Но и добрый мечы вы ножнахы бездыйствуеты, и ржавыеты его благородная сталь...

Сентябрьскія книжки журналовъ еще хравять тоскливый, сърый видъ русскаго отчаявшагося интеллигента.

Въ октябрьскихъ уже пробивается юная струя, слышится иная нотка.

Почтенный, много видавшій и испытавшій на своемъ въку всякихъ въяній и повороблужданій и натаскиваній русской общественной мысли и твердо стоявшій все время на своей собственной позиціи "Въстникъ Европы", вовсе не склонный къ оптимизму газетныхъ кликушъ и кликушествующихъ соп атоге повытчиковъ журнальнаго цеха, ---журналъ, останавливаясь на переживаемомъ нами моменть, отмъчаетъ періодъ ожиданій, наступившій для русскаго общества. Выдвигая на первый планъ "законность, какъ желанное благо и необходимое условіе развитія, онъ говорить: "законность требуеть охраны существующихъ правъ усмотрѣнія и произвола; справедливость требуетъ ихъ расширенія, соотвътственно степени развитія, достигнутой обществомъ и народомъ".

"Факты красноръчивъе словъ". Ихъ мы "будемъ ждатъ", заявляетъ "Новый путь".

Крайне любопытно будущему историку русской журналистики сопоставить эти голоса трезвой печати съ голосами нашихъ газетныхъ пятакоборцевъ, претендующихъ на роль руководителей общественнаго мивния. Несомивненъ только одинъ фактъ — фактъ тотъ, что наша ежедневная печать, гордо трубящая о побъдъ газеты надъ журналомъ, представляетъ поистинъ печальное явленіе. Она опустилась (за псключеніемъ одной, много двухъ газетъ) до улицы и главнымъ принципомъ, своимъ наслъдственнымъ девизомъ объявила: "держи носъ по вътру". Наоборотъ, "тяжеловъсные ежемъсячники" до сихъ

поръ один только и являются истинными выразителями общественнаго мевнія, спокойнаго, сдержаннаго, предпочитающаго словамъ факты, лирическимъ дифирамбамъ-простое, въское, но убъдительное слово. Торжествующіе филистимляне съ одной стороны, -- съ другой люди, по опыту знающіе, что одна ласточка еще не дълаеть весны, хотя эта весна такъ необходима, такъ настоятельно нужна. Но върьте, она менъе всего нужна торжествующимъ и праздноболтающимъ газетнымъ филистимлянамъ, ибо весною солнце свътить. А солице не только свътить, и убиваеть зародыши бользнетворныхъ началь-тых самых началь, которых развелось столько въ нашей холопствующей и гаерсівующей печати, прежде всего охраняющей собственные шкурные интересы и затыть прежде всего гонящейся за розницей и объявителями, сохраняющей характеръ монополін и различныхъ привиллегій.

Both novemy: timeo Danaos et dona ferentes.

Беллетристика нашихъ журналовъ—своего рола Ахиллесова пята. Искусство не терпитъ суеты, и художественныя произведенія создаются, а не пишутся спеціально для книжекъ. Поэтому всегда мы будемъ им'єть д'єло съ массой произведеній, заполняющихъ журналы—продуктомъ чисто кустарно-ремесленнаго производства. Спросъ порождаетъ предложеніе.

Тяжело говорить, подробно останавливаться на этихъ недозрѣлыхъ плодахъ—потугахъ творческой мысли, рожденныхъ сегодня и которымъ суждено умереть завтра, вмѣстѣ съ выходомъ номера изъ типографіи.

Впрочемъ, кое что есть и въ нашихъ журналахъ, — въ ихъ хмурыхъ, октябрьскихъ и сентябрьскихъ книгахъ, и — достойно отмътки и памяти.

Въ Въстникъ Европы начатъ печатаніемъ романъ г. Вал. Свътлова "Въ муравейникъ". Г. Валеріанъ Свътловъ писатель уже искусившійся и богатый знаніемъ и опытомъ. Трафареткой для писанія романовъ онъ владъетъ въ совершенствъ и пишетъ не безъ бойкости.

"Небольщая пріемная зала госпиталя была превращена на этоть разъ въ аудиторію (очень характерно это: на этотъ разъ въ устахъ беллетриста, гоняющагося à la Бобо-

рыкинъ за новизною темъ, при сохраненіи старой манеры пов'єствованія).

Въ пріемной залъ засъданіе, съ безконечными рефератами, такъ надоъвшими врачамъ захолустнаго губернскаго центра, ибо врачъ, спустившись до обывательскихъ интересовъ и самъ ставши обывателемъ, принималъ мелкіе интересы ближе къ сердцу—научные дальше".

Военный врачь Обрядовь открываеть засъданіе.

На очерели вопросы медицинской этики. О ней риторствуеть предсъдатель. Генералъмедикъ Обрядовъ пошлъ и банально скученъ. Наукой онъ не занимается и предпочитаетъ ее карабахскимъ лошадямъ; однако, "онъ любилъ бывать въ недавно сложившемся въ городъ медицинскомъ обществъ, объединившемъ всъхъ губернскихъ врачей, и красоваться на эстрадъ въ дни засъданій. Ни о какихъ чисто медицинскихъ вопросахъ онъ не могь читать рефератовъ, за полной отсталостью въ этихъ вопросахъ. Поэтому онъ избралъ для своихъ сообщеній безобидные вопросы врачебной этики, въ которой минлъ себя очень остроумнымъ и сильнымъ.

Коллеги слегка подсмънвались надъ этой его слабостью, но такъ какъ онъ былъ человъкъ въ высшей степени милый, то къ нему "снисходили" и относились съ внъшней почтительностью".

Типъ гаера науки, нельзя сказать, чтобы новый, впрочемъ, слегка намъченъ, и въ романъ ему, кажется, судя по первымъ главамъ, не отведено центральное мъсто.

Проходить, словно калейдоскопъ, рядъ блеклыхъ, тусклыхъ фигуръ, блеклыхъ сами по себъ, тусклыхъ по очертаніямъ, по мазку.

Вратъ городской психіатрической больницы Кабтевъ поражаетъ смълостью не то цинизма, не то болъзненной ненормальностью сужденій. Онъ не въритъ въ медицину. Извърился въ нее. Она для него не наука, догадка.

— Развѣ есть медицинская наука, — отвѣтилъ Кабѣевъ, и Левченко догадался, что овъ въ упоръ смотритъ на него невидимыми глазами. — Есть медицинская догаджа! Но отъ догадки до науки, какъ отъ земли до неба. Да-съ! Не въ томъ дѣло! Десять работниковъ, работая въ день по восьми часовъ, выдѣлываютъ на кирпичномъ заводѣ семьсотъ восемьдесятъ два кирпича

въ день. Сколько кирпичей сдълаетъ двъсти работниковъ въ тридцать дней, работая въ день по семи часовъ? Сдълайте задачу—получится точное число, точный отвътъ. Ни больше, ни меньше; и какими бы способами вы задачу ни дълали, какъ бы вы ее ни переворачивали, отвътъ у всъхъ народовъ міра будетъ одинъ. И другого быть не можетъ, хоть лобъ тресни"!...

Эпизодических фигурь въ романъ много, нарисованы они обычною г. Свътлову кистью безъ полутъней и оттънковъ, чисто ремесленной кистью. Бодрый, веселый, жизнерадостный пошлякь врачъ Запольскій и безъ облика земскій врачъ Ливченко, двъ женскія фигуры, одна "откровенная— не первой молодости, а вторая замаскированная. Пошлыя, банальныя ръчи, пошленькій смъшокъ и темы...

Словомъ гнилой, пошлый муравейникъ. Галлерея попляковъ, растленныхъ болотомъ. Напечатано пять длинныхъ главъ, но романъ еще начинается только. Главы напоминаютъ скоръе рядъ очерковъ безъ всякаго единства.

Рядъ эпизодическихъ очерковъ, плохо связанныхъ между собою — таково впечатлъніе отъ первыхъ главъ романа г. Свътлова. Докторъ психіатръ Кабъевъ, тотъ самый, который върнтъ въ медицину не какъ въ науку, а какъ догадку, ненавидитъ музыку, хотя и женился на консерваторкъ. Жена принуждена была броситъ музыку и замънить ее музыкой ласкающихъ ухо сумасшедшихъ ръчей мужа. Она во всемъ покорная раба. Заслышавъ шаги мужа, возвращающагося во свояси, Кабъева "испуганно встала и осторожно закрыла крышку инструмента".

Дальше рисуется такая сцена:

Кабъевъ вошелъ точно растерянный, и движенія его были странныя, точно некоординированныя. Въ послъднее время жена его вообще замъчала какое-то разстройство въ его походкъ и жестахъ.

- Опранилась? спросиль онь, глухо зазвенъвшимъ голосомъ, указывая на піанино.—Играла? И, конечно, Бетховена...
- Я была одна, попробовала она оправдаться. —Я никому не мъшала; я и то почти совсъмъ отказалась отъ музыки, потому что ты ея не переносишь. Но когда я одна...
  - Не въ томъ дѣло! раздраженно ска-



залъ онъ. — Если человъкъ хочеть отравляться — мое правило не мъщать ему. Я другое дъло. Если нужно отравиться — чъмъ угодно, только не этимъ. Когда я слышу музыку, у меня нъмъетъ лъвая рука, а на голову мнъ точно надвигается шлемъ. И сердце падаетъ...

Онъ сълъ на диванъ, въ недоумъніи посмотрълъ на шапку, которую держалъ въ рукахъ, и бросилъ ее на стулъ.

— Эти мерзавцы чуть меня не убили!— просто сказаль онь.

Анна Николаевна задрожала.

- Опять?— чуть слышно спросила она.
- Опять. Быль въ собраніи ядіотовъ. Да нівть! раздраженно крикнуль онь и уставился на нее стеклами своихъ снняхъ очковъ, на которыхъ играль світь лампы, не въ лечебниці, а въ госпиталь: одинъ идіотъ читаль какую-то околесную объ этикі. Какъ будто есть какая-то этика на самомъ ділі! А другіе идіоты слушали, хлопая ушами. Они только по недоразумінію пока на свободі, а не въ моей лечебниць...

Анна Николаевна хотъла перемънить разговоръ.

- Ты быль въ собранін? Кто читаль? Навърное, Обрядовъ?
  - Натурально...
- Такъ кто же могъ на тебя тамъ покуситься?

Ей сділалось страшно и показалось, что онъ заговаривается, путаеть событія".

Все это было послѣдствіемъ того, что нѣсколько лѣтъ одинъ изъ больныхъ ударилъ Кабѣева "острымъ краемъ тяжелаго кофейника"— теперь снова "одинъ изъ этихъ безнадежныхъ мерзавцевъ", т. е. паціентовъ Кабѣева, снова стукнулъ его по головѣ.

Психически разстроенный Кабъевъ провзносить цёлыя реплики, жена сначала избъгала, но потомъ, видя полную невмъняемость мужа, на котораго даже не подъйствовало ея увъщеніе, что за такіе молъ ръчи тебя лишать мъста, Гаврюща, она, наконецъ, прозръла: мужъ надломился и усталъ.

Все это необыкновенно длинно, съ желаніемъ казаться проникновеннымъ и чуткимъ психологомъ.

Дальше семейная драма въ семь Запольскихъ, ибо супруги говорили на разныхъ языкахъ, "и имъ было не понять другъ друга. И давно уже они говорять такъ. Отчуждение началось давно между ними и съ годами все росло и росло. И по мъръ того, какъ оно росло, расшатывалась ихъ семейная жизнь, и разстояние между ними становилось шире и шире, а въ послъдний годъ уже стало напоминать пропасть, ничъмъ незаполнимую".

Здёсь уже окончательно торжествуеть паблонъ. Онъ, т. е. Запольскій, пошлый малый, безъ воли, безъ устоевъ, она (его жена) — сохраняющая еще до сихъ поръ пылъ юности, кумпры молодости, которыхъ онъ давно сжегъ и замънилъ другими. Словомъ, старая пъсенка о двухъ жизняхъ, которымъ "сульбой не дадено" слиться въ одну.

"Она—т. е. Запольская — начала терять уважение къ мужу, чувствовать какую-то брезгливость, и онъ сталъ ей чуть-чуть смъ-шонъ".

Тъмъ не менъе, не смотря на все (у Запольскихъ детей не было) они пребывали подъ одной кровлей, устранвая другь другу сцены, послѣ которыхъ одинъ изъсупруговъ еще больше увлекался запахомъ кулись и опереточной примадонной, а другая проклинала тоску своего одиночества. Кое гдъ мелькають жизненныя сцены, намеки на наблюдательность, на творчество, но въ цъломъ получается нъчто безконечно длинное, нудное, ремесленное... Особенно такое впечатлъніе даеть эпизодическая, пришитая красными нитками последняя глава о объезде нъкіниъ Овиновымъ докторовъ и объ ихъ пріемахъ.

Въ стать г. Вл. Шенрока "Спорные вопросы" неутомимый біографъ Гоголя вносить еще нъсколько черть въ біографію великаго писателя земли русской. Г. Шенрокъ своими розысканіями о Гоголъ создаль великольпный памятникъ писателю и извъстность себъ. Для лицъ, изучающихъ Гоголя, статья г. Шенрока даетъ много цънныхъ указаній.

Очеркъ Дживилегова "Теодоръ Моммсенъ, какъ историкъ и политикъ, живо рисуетъ фигуру недавно скончавшагося нъмецкаго ученаго и патріота, у котораго націонализмъ остался до конца его жизни "существенъйшею частью его міровозрънія".

Причину этого г. Дживилеговъ видить въ тъхъ политическихъ событіяхъ, которыя пе-

реживала Германія. Ея разгромъ вызвалъ вспышку національнаго чувства, — ея обновленіе, вм'ясто того, чтобы умиротворить общество, только еще бол'я разожгло страсти.

"Моммсенъ любилъ болъе всего—могущеотвенную, единую Германію и царство свободы въ этой Германіи. Все его политическое міровозаръніе покоилось на этихъ двухъосновахъ".

Съ легкой руки "Записокъ врача" Вересаева форма записокъ получила у насъсвоего рода право гражданства.

Изв'встный публицисть и общественный д'ятель, бывшій бакинскій городской голова, г. А. Новиковъ въ сентябрьской книг'в "Образованія" началь свои "Записки городского головы". "Записки" посвящены сослуживцамъ (г-на Новикова) третьяго элемента.

Этотъ третій элементъ—русская интеллигенція, сотрудничество которой "въ два тяжелые года, проведенныхъ г. Новиковымъ въ Баку, было единственнымъ для него отраднымъ явленіемъ".

"Записки" живо рисують своеобразный укладь бакинской жизни, съ ея сутолокой, съ ея девизомъ: деньги вещь—все прочее гиль; съ ея духовно - нищими крезами и приспъшниками общественнаго пирога подъфирмой радътелей общаго блага.

Баку, по мъткой характеристикъ автора, это "Пенсильваніи по числу машинъ и паровиковъ и по количеству электрической энергіи, передаваемой на десятки верстъ, Россія по укладамъ оффиціальной и общественной жизни, Персія по числу убійствъ, внъшнему неустройству нъкоторыхъ частей города и многимъ вкоренившимся обычаямъ.

Этому-то разноплеменному, разноязычному городу съ армянской и мусульманской партіями въ дум'в понадобился голова.

Была поставлена кандидатура г. Новикова. Поставили ее мусульмане и провели ее. Голова былъ избранъ и утвержденъ, но ставленникъ—пришлецъ въ Баку скоро оказался въ положеніи приказчика, которому хозяева гласные платятъ деньги. То, что нравилось одной партіи, то неизмѣнно не нравилось другой.

Бакинскіе нравы и культура особая. Ваку котя и числится въ Евроић, но отъ него такъ и пахнеть Азіей близкой. Г. Новиковъ зачерчиваетъ рядъ сценъ въ думъ, сценъ—одна другой возмутительнъе и наглъе.

"Разъ тотъ же гласный Гаджіевъ жестоко нападаль на меня и, какъ всегда, отвлекся отъ предмета обсужденія. Я его остановиль, разсказываеть г. Новиковъ, разъ, два. Все не помогало. Нападки станавились все сильнъе, все грубъе. Выведенный изъ терпънія я громко сказалъ:

— Прошу васъ замолчать!

"Какой шумъ поднялся и какъ вскочилъ г. Топчибышевъ (NB лидеръ мусульманской партіи).

— Это оскорбленіе гласнаго, всей думы! Это неприлично!

И когда я ему не далъ говорить, онъ удотлетворенно съдъ и замътилъ:

— Мит и не надо больше. Я сказалъ!
Такъ понимаютъ бакинскіе гласные свое хозяйское достоинство.

Такъ изрекалъ главный воротила мъстныхъ дълъ, гласный думы и редакторъ "Каспія", журналистъ и человъкъ съ высшимъ образованіемъ. Впрочемъ, насчетъ редакторскаго званія и высшаго образованія въ Баку это очень просто. Могъ же "Каспій" восхвалять султана и порицать македонское движеніе, могъ совътовать перенять, какъ примъръ, достойный подражанія, у Турціи реальныя училища, могъ пъть дифирамбы турецкой терпимости по отношенію къ ариянамъ...

Не органъ, а училище какое-то...

"Культурные" гласные "съ дипломомъ", краса Баку, прекрасно давали понять свои хозяйскія отношенія къ головѣ—наемнику. Однажды въ одинъ изъ вечеровъ собиралось засѣданіе управы. Городская голова письмомъ приглашаеть одного изъ гласныхъ пожаловать для переговоровъ. Отвѣтъ: некогда. Повторяется засѣданіе, и снова приглашеніе. Отвѣтъ тотъ же: некогда. Оказывается, гласный обиженъ. Еще бы!

— Вы, говорить, вдругь меня зовете въ управу. Въдь, я не менъе васъ (т. е. головы-наемника) занятой человъкъ. Да, наконецъ, кто кому нуженъ былъ, я вамъ или вы мнъ? Въдь, я вамъ, не правда ли?

Такъ управа могла ко мит пріткать, а не меня вызвать.

— Какъ, вся управа?

— Ну, хоть не вся управа. Вы одни

могли пріфхать пли, наконець, прислать члена управы. Въдь такъ нельзя.

Дъйствительно, нельзя, и это пришлось понять автору "Записокъ", пришлось убъдиться на дъль, что онъ и его сотрудники были въ Ваку "пришельцами безъ другого оружія, какъ въра въ дъло свое, а тъ на мъстъ давно пустили корень и только въ самомъ началъ могли уступить моему натиску, пока не оглядълись и не возстали противъ общаго врага".

Беллетристическій отділь журнала слабь. Повітсть Гольдебаева, очерки Л. Тычино и разсказь Давыдовой не выділяются изь уровня сірой посредственности.

Обращаеть вниманіе статья г. В. П. "По поводу одной жизни", жизни незамътнаго, но безспорно талантливаго человъка, промънявшаго мечты о славъ, объ обезпеченности, на скромную роль педагога, ибо онъ былъ убъжденъ, что просвъщеніе массы является важнъйшей задачей общества.

Оригиналенъ и глубокъ взглядъ молодого педагога на школу, которую онъ разсматривалъ, какъ "отвътъ на извъстную общественную потребность", и потому требовалъ отъ педагога, чтобы послъдній прежде всего изучалъ соціальныя условія.

"Есть двѣ крайнихъ формы общественной эволюціи—семья, патріархальное загадочное соединеніе, и государство—союзъ гражданъ на основаніи правопорядка.

Школа занимаетъ промежуточное положеніе и соотв'єтственно этому должна быть организована". "Въ школъ, по мнънію Z., не можеть быть мъста патріархальности: последняя есть основа семьи, а ученики школы воспитываются для государственности. Поэтому въ нихъ нужно внідрять все то, что требуется для самосознающаго гражда-Надобно, чтобы граждане цънили дружный, разумно раздъленный трудъ; для этого необходимо ввести въ школу совмъстную, товарищескую работу. Нужно, чтобы, сохраняя свою самостоятельность, гражданинъ умълъ также дъйствовать въ соединеніи съ другими; для этого, развивая индивидуальность ученика, школа пусть строится на основахъ самоуправленія. Классъ — первичная общественная клътка - войдеть, какъ часть, въ собирательное целое, самоуправляющуюся школу; притомъ передъ лицомъ общеобязательного закона каждый ученикъ пусть сознаеть свой долгь и свою ответственность. За действія, нарушающія этотъ законъ, онъ судимъ будетъ судомъ товарищей съ участіемъ "присяжныхъ"; для ръшенія-же общешкольных вопросовь пусть созывается собраніе всей школы. Не игрою, а настоящимъ деломъ должны быть эти совещанія товарищей; лишь тогда, въ здоровой ихъ атмосферф, воспитаетъ школа истинныхъ гражданъ. Не бъда, если въ школъ, при такихъ условіяхъ, будеть царствовать серьезность и сосредоточенность. Жизнь сама по себъ очень серьезна, и слишкомъ много въ ней такого, надъ чемъ можно сосредоточиться".

Школа должна создать общую почву для насажденія спеціальных знаній и навыковъ. Она должна дать гармоническое развитіе умственнымъ и нравственнымъ способностямъ ученика, т. е. во 1-хъ установить въ немъ сознательное отношеніе къ природѣ и къ общественной жизни и во 2-хъ развить въ немъ самодѣятельность.

Въ классъ этотъ призванный педагогъ среди легіона чиновниковъ - формалистовъ умълъ соединить свободу, серьезность и теплоту и заставить учениковъ полюбить предметь и привязаться душевно къ своему наставнику.

Онъ жилъ школой и въ школъ, и завътнымъ его стремленіемъ было "сдълать школу дъйствительнымъ отвътомъ на общественную потребность въ истинномъ просвъщеніи; восинтать въ учащихся самостоятельную мысль, энергическую волю, самосознаніе и чувство гражданина; сообщить молодому покольнію опредъленное отношеніе къ природъ и късоціальной средъ; развить въ немъ творческія силы и способность радостно любоваться жизнью, которая такъ прекрасна".

Возможность существованія въ нашей школь такихъ преподавателей — фактъ утв-шительный, но жаль одного только. Жаль рано отгоръвшей жизни и еще болье жаль, что эта жизнь и одухотворявше ея идеалы такъ и остались незамъченными инкъмъ, кромъ небольшого кружка учениковъ и друзей покойнаго.

Свътильникъ не держать подъ спудомъ, а ставять высоко, чтобы онъ давалъ свътъ далеко кругомъ. Времена, когда приходится свътильники таить подъ спудомъ, а кругомъ

все блуждаеть во тьм'т, равнодушно взирая на кром'тыную ночь, — радостны только для шакаловъ. И рыскають они на свобод'т, подымая вой...

Въ "Русскомъ архивъ" помъщены любопытныя восиоминанія Т. П. Калашникова, рисующія быть и нравы сибирскаго чиновничества XVIII въка.

Сынъ объднаго приказнаго "довольно знавшаго письмоводство и даръ превосходный въ чтеніи скоромъ, громкомъ и ясномъ противъ прочихъ имъвшаго", Калашниковъ на мъдные гроши обучался грамотъ и десяти лътъ вступилъ на службу копіистомъ въ Нерчинскую воеводскую канцелярію. Жалованье копіисту полагалось ровно 93 коп. въ третъ. Отсюда онъ былъ переведенъ съ чиномъ канцеляриста въ Верхнеудинскую провинціальную канцелярію. Нравъ этихъ двухъ канцелярій и рисуютъ воспоминанія Калашникова.

Великой суммой показалось автору первое полученное жалованье.

"Мать моя начала уже помышлять, чтобъ кафтанчикъ мит сдълать и въ самомъ дълъ облекла меня въ китаишную вишневаго цвъта пару; не нужно говорить о всемъ къ тому приборъ: онъ былъ не слишкомъ пышенъ. Тогда у насъ не только пудрить волосы, но пуклей завивать не знали. Прочіе приказные тоже въ китайчатомъ платът, ръдко въ суконномъ и то развъ корковомъ (?) ходили; о щегольствъ и опрятности вовсе или весьма мало помышляли: больше любили простоту обхожденія и дъла дълали едва-ли не лучше нынъшнихъ щеголей".

Простота приказныхъ нравовъ была полная. Секретари наказывали лозами канцелярскую мелкоту, драли за волосы, за ошибки въ бумагъ, и прибъгали къ прочимъ воздъйствіямъ.

Воеводамъ и воеводскимъ товарищамъ жилось вольготно.

"Попоитъ Тунгуса или Братскаго виномъ, подаритъ его лоскутомъ сукна, банкой табаку или кирпичомъ чаю, я тотъ ему тотчасъ даритъ коня — двухъ, или корову, или
что нибудь; стоило только для сбору сего
надареннаго по юртамъ оставитъ върнаго
человъка. Сей господинъ по выъздъ подарилъ мнъ черную мерлушку, довольно великая щедрость! Но впрочемъ, онъ много мнъ
благодътельствовалъ. Я при немъ какъ-то

же съ утра къ вечеру поставилъ ему копію съ трактата съ Турками въ 1774 году заключеннаго; правда, что не вставая съ мъста и вороньимъ писалъ перомъ. А ему понадобилось угодить какому-то проъзжему купцу; вотъ каково"!

Однимъ изъ вводныхъ эпизодовъ, занимающихъ, однако, добрую половину воспоминаній, является разсказъ о приключеніяхъ начальника заводовъ, не безизвъстнаго Вас. Вас. Нарышкина.

Прітьхаль Нарышканть на заводы вт 1774 году и до 1776 года ничтить себя не ознаменоваль.

Весна 1776 года отразила въ немъ новое явленіе: онъ формально публиковалъ "открытіе новой благодати".

Душевно больной Нарышкинъ потребовалъ, чтобъ всв признались во всехъ своихъ преступленіяхъ или грехахъ, началъ раздавать всемъ чины, далъ волю всемъ ссыльнымъ, забраль всь изъ казны деньги; открываль ежедневно балы, бросаль въ народъ деньги; ежедневно торжественные его столы болъе были на улицахъ, ссыльные и чернь часто господствовали за ними, а самъ съ офицерами при столахъ прислуживали. Служеніе молебновъ, иллюминація и щиты, все это его занимало непрестанно. Пъсня его главная (которую всв въголосъ, лишь бы только онъ началъ) была "Батюшка богатъ"; всъ, кто нибудь изъ чиновниковъ, вст ему подражали. Браки не были имъ забыты. Заводчику Сибирякову, къ дому котораго онъ шуточный имълъ приступъ холостыми натронами, должно было откупаться такою суммою денегь, какою ему хотьлось. Уже вытавь онъ изъ заводовъ (всѣ, добрые и худые, всъ составляли его свиту), является въ Нерчинскъ".

Пиры идуть на всю Сибирь. Нарышкивъ со свитою переважаеть изъ города въ городъ и всюду "сыплеть въ народъ деньги". "Пушки и колокола везъ съ собою; всв съ товарами идущія по сей дорогі купеческія клади остановиль и взяль такъ, какъ ему принадлежащія, об'вщая хозяевамъ исправно расплатиться, над'язсь на то, что получить деньги отъ провинціи; но многіе чрезъ то разорилися. Зд'ясь по побыв'я является къ нему Харинскихъ Братскихъ тайша Ланбадугиръ Иринцеевъ, Иванъ Лукичъ Новоселовъ съ лучшими зайсанами и большою

изъ Братскихъ свитою. Онъ ослепиль ихъ всых такъ, какъ и князя Гантимурова, подарками и чинами, а всего болъе объщаніями; всв ему (стали) послушны, и онъ въ замыслахъ своихъ, чтобъ крестить иновърцевъ и сдълать изъ нихъ гусарское войско, много было успъвать началь, ибо Вратскимъ доставиль такую роскошь, какой они никогла бы не имъли: вино бочками пили. сколько хотели; чан-возами, сахаръ-головами; стоило только въ котелъ бросить голову или двѣ, да чаю; что угодно, сукна, китайки, дабы, холста и всего было довольно; думали, что и всегда такъ жить будутъ. Полкъ, который наперво онъ составлялъ, назывался Красной Даурской гусарской; ротинстрами тотчасъ сдёлались его сержанты и Братскіе зайсаны; кром'в Братскихъ, рядовыхъ почти не было; берггешвореновъ-безъ числа. Всего, что въ семъ сбродномъ происшествій случилось, не легко описать такому, который не имфеть о томъ никакихъ на бумагъ памятниковъ; они бы весьма завели далеко, и можно бы составить примъчанія достойную въ здішнемъ краю исторію".

Наконедъ, съ толпою прихлебателей появляется Нарышкинъ въ Удинскъ. Требуетъ денегъ отъ провинціальнаго правленія и приказываетъ воеводу и его товарища изловить и именемъ императора объявить бунтовщиками.

Но воевода съ товарищемъ приготовились. Караулы удвоены, гарнизонъ стоитъ подъружьемъ, изъ Селенгинска потребована полевая артиллерія. Коляска съ Нарышкинымъ подъбзжаетъ къ правленію. Канцелярскіе приказные такъ перетрусили, что одинъ изънихъ, секретарь Удачинъ, "едва ли не въ подворотникъ изъ провинціальнаго дворавышелъ".

"Я, разсказываеть Калашниковъ, съ прочими быль тогда на перилахъ (sic), команда штатная едва было не изм'янила, начали смущаться, говоря, что не им'яють письменнаго приказа; и такъ, р'яшились было впустить, какъ вдругъ одинъ старый, уже беззубый солдатъ вскричалъ: "Не извольте, кто бъ вы ни были, стучать; не вел'яно и неможно никого въ ночные часы пускать!" Итакъ онъ, не им'я свиты бол'яе 9 челов'якъ и опасаясь, можетъ статься, отошелъ къ гарнизонному фронту. Тотчасъ явился тутъ

Иванъ Васильевичъ, товарищъ и прокуроръ, а комендантъ Аппельгрейнъ, хотя между тъмъ и давно уже туть былъ, не смълъ показаться. Съ воеводою и начались у него разговоры, хотя и весьма спокойные, но убъдительные; ибо воевода твердилъ ему, что онъ зналъ его въ Петербургъ, и что онъ вовсе тогда не таковъ былъ, и что для него готова квартира. И такъ упросили его".

Нарышкинъ, наконедъ, сдался и отправился въ соборъ, тамъ отслужилъ молебенъ и занимался крещеніемъ ннородцевъ, не подозрѣвая, что у дверей уже стерегутъ его выхода. Онъ отдался безъ сопротивленія. Его арестовали и отправили въ Петербургъ. Здѣсь душевно-больнаго Нарышкина лишили чиновъ и орденовъ и заключили въ Шлиссельбургскую крѣпость...

Воспоминанія Калашникова оставались незаконченными, и къ нимъ приложенъ хронологическій конспекть событій жизни автора, долженствующій, въроятно, служить канвой для дальнъйшаго описанія. Туть занесены событія достойный знанія и памяти въ видъ различныхъ ремарокъ семейнаго свойства.

Въ заключение трудолюбивый авторъ приводитъ списокъ мъстныхъ губернаторовъ, генералъ-губернаторовъ, составленный Т. П. Калашниковымъ съ 1764 г. по 1823 г.

Этотъ списовъ пополняетъ другой, въ которомъ поименованы всё начальники, при которыхъ проходилъ по ступенькамъ чиновничьей лёстницы авторъ.

Трудъ и почтеніе огромные..

Сентябрьская книга "Кіевской Старины" цъликомъ посвящена памяти замъчательнаго дъятеля прошлаго въка, извъстнаго ученаго, историка и поэта Украйны—Михаила Александровича Максимовича.

Журналъ "Кіевская Старина", —говорится въ редакціонной стать в, —съ благодарностью поминая славное имя Максимовича въ стольтнюю годовщину его рожденія, посвящаеть его памяти настоящую книжку" \*). Статья профессора В. С. Иконникова о Кіев в и его двухвъковой исторіи открываеть книгу, такъ какъ исторія Кіева составляла одинъ изъ любимыхъсюжетовъ покойнаго историка. Автобіографія же Максимовича, напечатанная въ сокращеніи въ "Словар профессоровъ

<sup>\*)</sup> Максимовичъ род. З Сентября 1804 г.



Московскаго Уннверситета" въ пятидесятыхъ годахъ съ значительными сокращеніями и теперь только появляющаяся въ полномъ видъ, ярко и просто характеризуетъ этого замъчательнаго ученаго человъка. Рядъ писемъ самого Максимовича и статья о немъ г. И. Стешенки являются хорошимъ дополненіемъ къ автобіографіи.

Тяжела вообще въ Россіи судьба талантливыхъ людей, прокладывающихъ себѣ не торную дорогу. Тяжела въ частности была и судьба Максимовича. Жизнь шутила съ съ нимъ злыя путки.

Еще на гимназической скамы почувствоваль юноша влеченіскь естественнымь наукамь ч пристрастился къ ботаникъ, но пестунъ его юности, дядя "записалъ" племянника въ студенты словеснаго отдъленія. Постигнувъ въ жорнъ глубокій смысль стиха Мерзлякова "вина трудолюбія — б'ёдность", записавшись въ казеннокоштные студенты, Максимовичъ носвящаль весь свой досугь любимой наукть, досугъ — ботаническимъ экскурсіямъ окрестностяхъ Москвы, дело — лекціямъ словесности, тістики риторики. Однако, призваніе показало прямую дорогу, и словесникъ перешель на физико-математическое отделеніе. Оставленный при университеть для приготовленія къ магистерской степени, Максимовичь, однако, пром'вняль диплом'ь на пріобрътеніе истинныхъ значій. Для усовершенствованія въ естественныхъ наукахъ юный кандидать записался въ число слушателей медицинского отделенія. Удостоенный после долгаго наука звавія магистра ботаники Максимовичъ одновременно почти пишетъ магистерскую диссертацію и печатаеть свои малороссійскія п'всни.

Но этого мало для занятія каседры. Судьба просить жертвъ искупительныхъ. Всемогущая протекція на Руси важнѣе таланта и учености.

Знаменитый профессоръ Фишеръ де-Вальдгеймъ пишетъ въ своей автобіографіи: Максимовичъ предлагалъ мит быть адъюнктомъ воологіи при немъ, чтобы каеедра ботаники осталась за его сыномъ... Мит бы слтадовало принять это предложеніе. Зоологія у меня пла постоянной спутницею ботаники, и я скорте сталъ бы профессоромъ... но не профессоромъ ботаники. Послт объда у знаменитаго натуралиста, когда онъ мит предложилъ это, я просилъ его сдтать все это мимо меня, не вызывая моего отреченія отъ науки, которой я посвятиль себя, и выразиль удивленіе мое, что сынъ не насліздуєть ни славы, ни богатыхъ способовъ, стяжанныхъ отцомъ по зоологіи.

Дъло это рышилось тыть, что Двигубскій, ставшій ректоромъ послі Антонскаго, заняль канедру ботаники, --- съ темъ будто бы, что черезъ два года, когда свершится его эмеритура, онъ передасть ее мив. Чего же и желать сще! Въ каталогълский на 1827-1828 годъ объявлено было, что Иванъ Швигубскій и проч. по вторникамъ, четвергамъ, и субботамъ, въ 10 часу утра, будетъ читать ботанику по собственнымъ сочиненіямъ и утвержденному конспекту; вспомоществовать ему будеть кандидать физ. мат. отд. Михаиль Максимовичь. (Это значило, что читать лекцін будеть кандидать Максимовить, жалованье по канедрв будеть ирофессоръ и ректоръ Двигубскій). Въ кониъ того же каталога объявлено, что Вотаническимъсадомъ завъдываетъ кандидатъ Максимовичь, который въ летнее время будетъ ивъяснять свежія растенія; онъ же показываеть и университетскій травникъ (т. е. гербарій)".

"Работая какъ украннскій воль на подножномъ корму" въ протяженіи 4<sup>1</sup>/2 лѣтъ, Максимовичъ терпъливо дожидалъ "свершенія эмеритуры" и своего профессорства, получая за все про все магистерск е жалованье въ 400 рублей въ годъ...

Наконецъ, профессура получена. Но семейныя событія, смерть матери "которой любовь ко мнъ, говоритъ Максимовичъ, была геніемъ хранителемъ и которую радовать собою было для меня первышимъ счастіемъ" потянули молодого ученаго прочь изъ Москвы на родину. Въ Кіев' только что открывался университеть, и туда ближе къ роднымъ мъстамъ неодолимою силою потянуло Максимовича. Переводъ состоялся, но при условіяхъ обычных развъ только на Руси сороковыхъ годовъ, когда къ наукв и ученымъ относились свысова и съ дерзновеніемъ. Иначе трудно подыскать причину предложенія со стороны попечителя Кіевскаго округа ученому, заявившему себя свой трудами, променять кафедру ботаника... на кафедру словесности.

Въ то блаженное время на науку и профессуру смотръли просто.

Приходилось готовиться и много работать

въ новой области, а тугъ еще последовало назначение Максимовича ректоромъ.

"Я видълъясно, — говоритъ онъ, — что мить надо было или оставить преподаваніе или сложить съ себя ректорство, которому конца не могъ выждать, ибо былъ ректоромъ не на срокъ избранный". "Университетъ былъ уже въ ходу, а въ наукт моей чтмъ дальше въ лъсъ, ттмъ больше дровъ, и надо было въ ней, почти на каждомъ шагу пролагать себт новые пути".

Эта двойственность надломливала силы, и въ "этотъ прекрасный вечеръ" онъ подалъ прошеніе объ отставкъ изъ должности ректора.

"Правильно занявшись кафедрой и наукой" Максимовичь вдругь почувствоваль себя вивалидомъ. Въ тридцать четыре года онъ уже едва могъ передвигать ноги, левый глазъ отказывался служить; читать приходилось уже не съ помощью очковъ, а въ увеличительное стекло. Бользнь ухудшилась, и отставка съ полной пенсіей вънчала оффиціальную карьеру ученаго. Переутомление отъ непосильной работы сказались явственно. Понадобилось цальныхъ два года растительной жизни "не читающаго и не пишущаго селянина". Но надломленный организмъ сказывался ясно. Усиленные труды вновь привели къ прежней бользни, но отказаться отъ работы онъ не могъ. Работа была его жизнію и, странно пробъгая одинъ сухой перечень этихъ работъ, нельзя не удивиться, какая здоровая, бодрая душа была въ этомъ изможденномъ теле! Изъ своей родной деревни, куда онъ удалился на покой, онъ работаетъ по двумъ близкимъ ему спеціальностимъ. Ботаникъ и словесникъ чередуются одинъ съ другимъ. Въ больномъ, изможденномъ телв ученаго быль бодрый духъ...

Интересна и поучительна, не смотря на ея длинное заглавіе, статья г. Мижуева "Матеріальное положеніе Народных учителей и учительниць въ Западной Европп и въ Америкт", пом'вщенная въоктябрьской книгъ "Журнала Народнаго просвъщенія. Пользуясь данными приведенными въ монографія Виктора Фриделя, составленной по порученію "Office d'informations et d'etudes" при министерствъ народнаго просвъщенія во Франція, г. Мижуевъ развертываеть широкую картину.

Въ Венгрін, Швецін, Испанін, Бельгін и Голландін не существуеть кандидатства для учителей, — и последніе замещаются сразу на штатныя вакансіи. Степень подготовки выражается не педагогической практивой, а силою одного диплома. Наобороть, въ Германіи и Австріи для всехъ начинающихъ учителей положенъ известный искусъ, после котораго учитель подвергается чистопрактическому испытанію, дающему правона окончательное назначеніе. Оставляя въстороне кандидатовъ на учительскія должности, обратимся прямо въ положенію признанныхъ народныхъ учителей. Народный учитель, победившій подъ Седаномъ Наполеона, занимаетъ въ Германіи почетное место.

Положенію его могъ бы позавидовать русскій народный учитель, которому врядъли и во снъ снилось подобное благополучіе.

Согласно прусскому закону 1897 года жалованье народнаго учителя, получившаго окончательное назначение и посвящающаго все свое время школь, состоить изъ 1) штатнаго жалованья, 2) прибавокь за выслугу лъть (Alterszulagen) и 3) квартирныхъ денегънли квартиры натурой.

Штатное жалованье учителя не можетъ быть менте 900 марокъ (около 450 руб.). Начиная съ восьмого года службы въ теченіе 27 следующихъ лётъ окладъ учительскаго жалованья увеличивается черезъ каждые три года на известную сумму. Такимъобразомъ начальный учитель, который былъвсегда хорошо аттестованъ за сною службу, достигаетъ максимальнаго жалованья не раньше, какъ на тридцать четвертомъ году службы; въ это время ему бываетъ обыкновенно не менте 54 лётъ.

Однако, окладъ жалованья, которое получаетъ учитель, фактически всегда превосходитъ положенный закономъ минимумъ.

Средній разм'єръ учительскаго жалованья въ деревняхъ и селахъ колеблется отъ  $2^{1/2}$ тысячъ марокъ (директора и старшіе учителя) до 1,684 марокъ.

Тъмъ не менъе учителя нъмсцкихъ школъ, далеко не довольны своимъ положеніемъ и на своихъ періодическихъ собраніяхъ частоподнимаютъ вопросъ о необходимости разныхъ улучшеній въ матеріальномъ вознагражденіи и въ другихъ отношеніяхъ.

"Едва ли есть основание сомиваться въ томъ, что желания ивмецкихъ учителей близки къ болве или менве полному осуществлению, особенно, если принять во вииманіе то обстоятельство, что во всей инперін замівчается въ послівднее время большой недостатовъ въ лицахъ, желающихъ посвящать себя педагогическимъ занятіямъ въ начальныхъ школахъ и инфющихъ необходимые для этого дипломы и аттестаты.

Въ Швеціи минимумъ учительскаго жалованья 900 кронъ (около 360 р.) при даровой квартиръ и періодическихъ прибавкахъ по 100 кронъ за каждые 5 лътъ, но не болъе трехъ за все время службы. Такимъ образомъ минимумъ учительскаго вознагражденія не превышаетъ 1200 кронъ.

Въ Финлянціи вознагражденіе колеблется отъ 800 марокъ до 1200 за двадцать лѣтъ службы, такъ какъ окладъ увеличивается на  $10^{0}$ /о за каждые пять лѣтъ, при чемъ четвертая прибавка взыскивается уже въ  $20^{0}$ /о.

Въ Венгріи начальные учителя имъють окладъ жалованья отъ 800 до 1400 крэнъ (отъ 330 до 600 руб.) въ годъ и дарэвую квартиру, состоявшую по крайней мъръ изъ двухъ комнатъ и кухни. Окладъ жалованья увеличивается путемъ пятилътнихъ прибавокъ по 100 кронъ.

Въ Сербіи первоначальный окладъ жалованья народнаго учителя установленъ вътысячу динаровъ (около 400 руб.). Черезъ каждыя 5 лътъ это жалованье увеличивается сначала (первыя три прибавки) на 300 и затъяъ на 400 динаровъ (послъднія три прибавки). Выслуживъ шесть прибавокъ, учитель достигаетъ максимальнаго оклада въ 3.100 динаровъ.

Кром'в жалованья, на тальные учителя Сербін получають квартирным деньги, разміврь которыхь колеблется между 240 и 840 динарами въ зависимости отъ населенности м'встности. Холостые учителя получають квартирныя деньги въ меньшемъ размівр'в, ч'вмъ женатые.

Въ Даніи, Вельгіи и Италіи окладъ жалованья учителямъ нормируется самимъ закономъ. Для сельскихъ округовъ въ Даніи учительское жалованье не можетъ быть меньше 700 и больше 900 кронъ.

Въ *Бельги* для сельскихъ учителей существуетъ пять разрядовъ, въ зависимости отъ населенности общинъ, которымъ принадлежитъ школа. Въ зависимости отъ разряда и колебанія въ окладахъ отъ 1200 франковъ до 2400 въ годъ. Это, впрочемъ

минимумъ жалованья учителей низшаго и высшаго разряда. Но после каждыхъ четырехъ летъ учительскій бюджеть увеличивается на 100 франковъ, причемъ сумма увеличенія не можетъ превышать 600 франковъ въ каждомъ разрядъ.

Не смотря на это, бельгійскіе учителя не считають своего положенія блестящимь, и на съіздахь вотируются вопросы объ улучшеніи ихъ положенія.

Въ Италіи школы разділятся на городскія и сельскія, каждый разрядь иміветь два разряда: высшій и низшій. Въ разрядахъ ид три категоріи. Сообразно съ этимъ колеблется разміръ жалованья учителей, получающихъ въ селахъ отъ 900 до 700 лиръ, при 10 °/0 прибавкахъ каждые шесть літъ.

Въ Австріи преобладаеть система извъстныхъ основныхъ окладовъ съ періодическими прибавками. Общую картину положенія Австрійскаго народнаго учителя дать трудно, такъ какъ въ дѣлѣ народнаго образованія австрійскія провинціи пользуются ночти полною самостоятельностью, и потому общая картина сложится изъ мелкихъ подробностей чисто м'єстныхъ деталей.

То же приходится сказать относительно Швейцаріи, гдъ дъло народнаго образованія находится всецьло въ въдынів кантональныхъ властей, и каждомъ кантонъ существують отдельные порядки, хотя въ общемъ для Швейцаріи можеть быть установленъ одна система: опредъленный основной окладъ съ періодическими прибавками. Цифры же основнаго вознагражденія и певотируются ріодическихъ прибавокъ каждомъ кантонъ. Такъ, напр., низшій окладъ учителя кантона Невшатель равняется 1400 франкамъ при періодической прибавкъ за пятилътіе до 60 франковъ, -- въ кантонъ Ури минимумъ достигаетъ 40 франковъ. Въ Норвегіи, гдв народнымъ образ)ванісить віздають общины, оплата учительскаго труда не одинакова. Среднее жалованье 778 кром'т (400 р. въ годъ).

Въ Голландіи правительство только устанавливаетъ минимумъ оплаты общинами учительскаго труда (400 гульденовъ или 340 р.) Повышеніе же содержанія всецьло предоставлено въдънію общинъ.

Въ Англіи иниціативъ мъстныхъ властей также предоставленъ просторъвъ назначеніи учительскаго жалованья.

Болъе двухъ съ половиной тысячъ  $(20^{\circ}/_{\circ})$ учителей англійских народных школь получають (по даннымъ 1901—1902 учебнаго года) отъ 500 до 1.000 рубл., около  $5^{1/2}$ тысячъ  $(42^{0}/_{0})$  отъ 1.000 до 1.500 рубл.,  $2.694 (21^{0})$  отъ 1.500 до 2.000 рубл.,  $1.307 \ (10^{0})$  отъ 2.000 до 2.500, 567 отъ 2.500 до 3.000. 440  $(3.5<math>^{\circ}$ /0) отъ 3.000 до 4.000, 27 отъ 4.000 до 5.000. 6 получають 5.000 руб. и болье, Изъ этихъ данныхъ видно, что огромное большинство (около  $^{8}/_{4}$ ) главныхъ учителей получають отъ 1.000 руб. до 2.500 руб., при чемъ около 1/6 получаютъ мен5е 1.000 руб., и съ другой стороны болве одное десятой  $(11^{0}/_{0})$ получаютъ 2.500 py6.

Но еще лучше положеніе народных учителей въ демократической Шотландін. Большая половина учителей имфетъ окладъ въ 1500 р. въ годъ; менфе въ 750 р. получаютъ немногіе (изъ 2.330 учителей только 60); за то 75 учителей начальных школъ имфютъ заработокъ свыше 4000 р. въ годъ.

Въ Ирландіи картина ревко изменяется;

установленныя здёсь четыре нормы окладовъвъ 560, 670, 1170 и 1360 р въ годъсъ прибавками за трехлётіе далеко не соотвётствуютъ нормамъ въ Англін и Шотъландіи...

Во всякомъ случать даже угнетенному прландскому народному учителю далеко до тъхъ "нормъ", на которыхъ держится нашъродной стятель знанія на ниву народную.

За россійскія цифры въ сопоставленій съприведенными ниже какъ то невольно дізлается конфузно и сов'єство, ибо отсталата страна, въ которой школа и ея представители находятся въ полномъ загон'ъ.

Помѣщенный въ той же книжкѣ Журнала Министерства Народнаго Посвѣщенія очеркъВ. И. Шепрока "С. Т. Аксаковъ и его семья" нельзя обойти молчаніемъ, но мы считаемъсебя вправѣ возвратитться къ нему, когда новый трудъ неутомимаго біографа Гоголя, будетъ вполнѣ законченъ. По пятнадцати первымъ главамъ можно заключитъ только, что очеркъ г. Шепрока будетъ интересенъ, живъ и обстоятеленъ...

H. H-Bb.





# М. К. Первухинъ. У самаго берега синяго моря. Очерки и разсказы.Т. 1—1903 г., т. 2—1904 г. Ялта.

Два небольшихъ томика очерковъ и разсказовъ, принадлежащихъ перу извъстнаго на югь журналиста М. К. Первухина, будутъ прочитаны съ удовольствіемъ, хотя и носять характеръ мъстный, специфическій, оппсывая, преимущественно, ялтинскіе нравы, ялтинскіе типы... По, благодаря тому, что Ялта не только провинціальный городокъ южнаго берега Крыма, а всероссійскій курорть, "русская Ницца", какъ называли ее въ доброе старое время, разсказы М. К. Первухина могуть быть интересными только для изстнаго обывателя... Въ живой, художественной формъ, порою, правда, гръшащей въ сторону недодуманности, торопливости, М. К. Первулинъ рисуетъ намъ галлерею разнообразныхъ я тинскихъ типовъотъ русскаго мужичка, "на край свъта" пришедшаго въ поискахъ за заработкомъ, до львицъ и львовъ высшаго полета включительно... Самые разнообразные слои общества затрагивають очерки г. Первухина, и въ общемъ получается достаточно цельная, колоритная картина жизни этого взлелізяннаго судьбой уголка Россіи. Конечно, благодаря тому, что ялтинская жизнь проявляется главнымъ образомъ въ сезонные мъсяцы, съ наплывомъ туристовъ, -- изображение последнихъ занимаетъ большую часть обоихъ томовъ. Но г. Первухинъ даетъ представленіе и о жизни ялтинскихъ аборигеновъ, какими являются, напр., люди "съ процессикомъ", т. е. чахоточные, обреченные врачами доканчивать свои дни въ этой климатической станціи, татары, турки и т. под. То выписывая, то набрасывая—г. Первухинъ рисуетъ и этихъ людей, раскрываетъ передъ читателемъ условія ихъ жизни, ихъ интересы и стремленія. Страницы, посвященныя описанію этихъ людей, являются хорошимъ дополненіемъ къ типамъ Ядты—курорта.

Мы не станемъ разсказывать здъсь содержанія разсказовъ М. К. Первухина. Отмътивъ наилучшіе наъ нихъ, какими, по нашему мнѣнію, являются въ первомъ томѣ "Ардальошка изъ Санъ-Франциско", а во второмъ—"Надъ моремъ", "Коко лишній" и "Послѣдняя страничка романа", мы остановимъ вниманіе читателя на одномъ очеркъ, "Вмѣсто предисловія", помѣщенномъ во 2 сборникъ и озаглавленномъ: "Умирали цвѣты". Это, впрочемъ, не столько очеркъ, сколько стихотвореніе въ прозъ. Но оно характерно для произведеній г. Первухина и опредѣляетъ его отношеніе къ окружающему обществу.

Очеркъ рисуетъ намъ сценку на ялтинской набережной. "Къ черномазому и нахальному татарину", торгующему цвътами, подошли двъ съверянки, типа мелкаго купечества". Увидавъ въ корзинъ татарина огромные цвъты магнеліп, онъ пришли въ восторгъ предъ мясистыми лепестками, тяжелыми, рыхлыми, точно мучнистыми, и заинтересовались: годятся ли эти цвъты для варенья и какъ слъдуетъ ихъ приготовлять.

— То-то, купи,—отвъчають онъ на предложение татарина. — А ты раньше скажи, черномазый, какъ варить. Сахару сколько класть? Фунтъ на фунтъ? Али больше? Водичкой нужно общиаривать? Асеньки?

Попутно онъ начинаютъ вспоминать эппзоды изъ прошлаго.... Эпизоды, конечно, имъютъ непосредственную связь съ вареньемъ. Разсказывается о томъ, какъ однажды одинъ изъ ихъ супруговъ, воротившись домой поздно ночью, съълъ съ пріятелемъ цълую банку варенья, а въ остатки набросалъ перчатку, сигару и пр.

Авторъ наблюдалъ эту сцену, и ему вспомнились стихи поэта:

— Умирали цвъты на груди у тебя...

"Я взглянулъ, — заканчиваетъ онъ свой очеркъ, — на груду гордыхъ и прекрасныхъ магнолій, лежавшихъ въ корзинъ грявнаго татарина подъ пожиравшими ихъ взглядами двухъ "покупательницъ".

"И мнъказалось, что цвъты дрожали, умирая подъ сверлящими взглядами людей, интересующихся тъмъ, какъ можно изъ гордыхъ лепестковъ магнолій сварить варенье "съ ванилью" "для духу".

"Умирали, умирали медленно, умирали въ несказанныхъ мукахъ гордые, благоуханные пвъты"...

Это чувство любви ко всему "гордому и прекрасному", этоть протесть противъ людей, во всемъ видящихъ только удовлетвореніе своихъ низменныхъ потребностей, являются лейть мотивами очерковъ М. К. Первухина. Подъ оболочкой курортныхъ очерковъ г. Первухинъ, однако, скрываетъ теплое сочувствіе къ человъчеству въ истинномъ смыслъ этого слова и возмущеніе противъ человъка-звъря.

При этомъ истинныхъ людей онъ чутко находитъ даже тамъ, гдѣ обычный посѣтитель Ялты видитъ только "черномазыхъ" и скверныхъ поддонковъ общества. Это несомиѣнная заслуга автора, придающая особый интересъ его разсказамъ.

Сергъй Өедоренко.

Сочиненія Императрицы Екатерины ІІ. Изданіе Академіи Наукъ, подъ редакціей А. Н. Пыпина. Т. І—Спб. 1901—1903 г.

За послъдніе годы въ надательской дъятельности Академін Наукъ замъчается нъвоторое ожавленіе. Изданія сочиненій русскихъ писателей XVIII и начала XIX стольтія, изданія тщательно провъренныя и снабженныя необходимыми критическими и библіографическими комментаріями, давно уже нъсколько лътъ какъ намъчены Акаде-

міей и теперь, кажется, она приступаеть къ выполненію задуманнаго плана, выпустивъ первый томъ сочиненій Пупкина подъ редакціей покойнаго Л. Н. Майкова, пять томовъ сочиненій Ломоносова и, наконецъ, пять томовъ сочиненій Императрицы Екатерины ІІ, которой Россійская Академія обязана своимъ расцвітомъ и наибольшимъ ожпвленіемъ.

Для Академіи екатерининская эпоха была однимъ изъ лучшихъ временъ, поэтому изданіемъ сочиненій Екатерины II Академія какъ бы исполняетъ свой долгъ, который должна была бы по справедливости давно исполнить.

Для историка вообще, для историка литературы въ частности, сочиненія Екатерины II въ настоящемъ изданіи пріобретають твиъ большее значеніе, что весь третій томъ заполненъ совершенно не бывшими въ печати рукописями, до сихъ поръ мирно и стванившимися въ различныхъ архивахъ и проливающими яркій свёть на литературную физіономію автора, литературная дъятельность котораго не можеть не дополнять общаго характера этой замъчательной въ русской исторіи личности. Какъ и подобаеть академическому изданію, претендующему на полноту и точность, въ составъ его должны войти всв сочиненія Императрицы Екатерины II, причемъ самый текстъ ихъ возстановленъ по подлиннымъ рукописнабженъ необходимыми поясне-CRMB ніями.

Отличительными чертами настоящаго изданія въ ряду подобныхъ же академическихъ изданій является, во-первыхъ, самая быстрота его печатанія, тогда какъ обыкновенно появленіе одного тома за другимъ сопровождали длинные промежутки времени въ нъсколько лътъ (такъ издавался Державинъ, такова, повидимому судьба сочиненій Пушкина) и отсутствіе длинныхъ, утомительныхъ по своему многословію примъчаній, неръдко совершенно безполезныхъ.

Конечно, настоящее изданіе и по своей цівні (по 2 р.—2 р. 50 к. за томъ), и по своему назначенію совершенно будеть недоступно для массы публики, но для лицъ, занимающихся исторіей, интересующихся русской литературы, оно будеть крайне полезно и займеть видное місто, наряду съ такими же образцовыми изданіями, какъ сочиненія

Державина, подъ редакціей Я. К. Грота, какъ сочиненія Батюшкова—Л. Н. Майкова, какъ, наконецъ, болье близкій намъ по духу и времени писатель, сочиненія котораго только въ посльднее время увидъли читатели въ полномъ и не искаженномъ видъ (Гоголь, ред. Н. С. Тихонравова). Остальные русскіе писатели все еще ждуть своего времени и, стыдно сказать, мы до сихъ поръ не имъемъ порядочныхъ изданій сочиненій ни Карамзина, ни Н. Полевого, не говоря уже о болъе близкихъ къ намъ

по времени Жуковскаго, или Лермонтова и—когда только дождемся?

Если судить по обычной у насъ медленности, то, въроятно, не скоро. А въдь большинство изъ нихъ были не только членами Академіи, но одними изъ самыхъ достойныхъ ея членовъ, такъ что отнестись "благоговъйно" къ ихъ литературному наслъдству—ея прямой долгъ. Чъмъ онъ скоръе будетъ выполненъ, тъмъ будетъ большею честью для самой Акалеміи.

Н.





#### Техника.

Летательная машина во время С.-Американской гражданской войны. Въ то время, какъ примъненію воздушныхъ шаровъ для военныхъ цълей уже со времени осады Парижа удъляется большое вниманіе, опыты съ летательными машинами и до сихъ поръ находятся въ зародышевомъ состояніи. Особеннаго вниманія, поэтому, заслуживаетъ статья Е. В. Серелля въ американскомъ журналѣ "Science", гдѣ онъ сообщаетъ, что во время американской гражданской войны генералъ Мичель изготовилъ аппаратъ на подобіе волчка, который могъ при помощи вращенія бичевками воздушнаго винта (какъ у японскаго летучаго змѣя) подниматься на высоту около 100 футовъ и при этомъ также поднимать съ собою порядочную тяжесть. Изобрътатель надъялся, увеличивъ размъры винта, поднимать на высоту наблюдателя, а при помощи крыльевъ сдълать аппаратъ управляемымъ. Вслъдствіе смерти Мичеля приборъ былъ оставленъ.

Во время осады Петерсбурга (Соединенные Штаты) Серелль пришелъ къ такой же мысли и пытался поднять на высоту наблюдателя при помощи аппарата, приводимаго въдъйствіе взрывчатыми веществами. Опыты производились въ широкомъ

масштабъ, винтъ имълъ въ поперечникъ 32 фута и аппаратъ могъ поднимать сверхъ 300 килограммовъ; но гражданская война окончилась прежде, чъмъ опыты успъли привести къ практическому результату, -- и модель аппарата вмъстъ съ описаніемъ была отправлена архивъ инженернаго департамента арміи въ Вашингтонъ. Интересно во всякомъ случаѣ, что опыты примъненія летательныхъ машинъ для военныхъ цълей производились уже въ шестидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія.

#### Медицина и гигіена.

Секретинъ.—Принятая нами пища при своемъ прохожденіи черезъ органы пищеваренія приходитъ въ соприкосновеніе съ продуктами выдъленія цълаго ряда железъ, и эти выдъленія растворяють одну или нъсколько составныхъ частей пищи. Одна изъ наиболъе важныхъ пищеварительныхъ железъ--это такъ называемая большая поджелудочная железа (панкреатическая), щелочной продуктъ выдъленія которой вмъстъ съ желчью желчнаго пузыря нейтрализуетъ кислое содержимое желудка. При этомъ наблюдается весьма интересное явленіе: слишкомъ кислое содержимое желудка никогда не можетъ пройти въ начальную часть двізнадцатиперстной

кишки, гдъ какъ разъ находятся отверстія выводныхъ протоковъ названныхъ железъ, такъ какъ отверстіе желудка остается все время плотно закрытымъ, пока содержидвънадцатиперстной имъетъ кислую реакцію; какъ только здъсь появляется нейтральная щелочная реакція, отверстіе или желудка снова открывается, и нъкоторое количество содержимаго желудка проходитъ въ двънадцатиперстную кишку.

Сокъ панкреатической железы выдъляется какъ разъ въ тотъ моментъ, когда кислое содержимое желудка поступаетъ въ двънадцатиперстную кишку; но еще больше: составъ этого сока измѣняется въ зависимости отъ рода пищи, и при мясномъ или углеводномъ питаніи немъ возрастаетъ содержаніе соотвътствующаго растворяющаго фермента. -- До сихъ поръ вообще принималось, что оба эти явленія суть результаты раздраженія соотвътственных в нервных окончаній, всладствіе котораго рефлекторно приводились въ дъйствіе различные механизмы самой панкреатической железы. Только когда оказалось, что введеніе кислоты въ дуоденумъ (двънадцатиперстную кишку), даже послѣ разрушенія всѣхъ нервныхъ связей между железой и пищеварительнымъ каналомъ, вызывало выдъленіе сока, тогда изслъдователи стали при опытахъ исходить изъ другихъ точекъ зрѣнія, что привело къ нижеописаннымъ результатамъ, опубликованнымъ ВЪ послъднее время Байлиссомъ и Штарлингомъ.

Такъ какъ при опытахъ дъйствіе нервнаго аппарата было исключено, то приходилось предполагать, что здъсь играетъ роль какой то химическій механизмъ. Такъ какъ кислоты, введенныя въ кровь, сами по себъ не вызывали никакого дъйствія на панкреатическую железу, то пришлось предположить, что желудочная кислота на пути къ кровеноснымъ сосудамъ какъ то измъ

клѣтками эпителіальными няется кишки, или что въ послъднихъ образуется новое вещество, которое, поступая въ кровь, вызываетъ выдъленія панкреатической железы. Такъ и оказалось въ дъйствительности. Послъ растиранія слизистой оболочки кишки съ кислотой и вспрыскиванія этой смъси въ кровь наступало обильное выдъление панкреатической железы. Эта дъятельная субстанція, названная изслідователями "секретиномъ", образуется таобразомъ при воздъйствіи кислоты на какое то промежуточное вещество, которое, повидимому, содержится въ эпителіальныхъ клъткахъ слизистой оболочки, но котораго до сихъ поръ нельзя было изолировать никакими способами:

О самомъ секретинъ можно сказать, что онт не является веществомъ специфическимъ для индивидуума или для вида: секретинъ отъ собаки дъйствуетъ у лягушки обезьяны. Такимъ образомъ возникновение этого механизма слъдуетъ искать въ эпоху, предшествопоявлению млекопитающихъ. Секретинъ, далъе, дъйствуетъ возбуждающимъ образомъ на выдъжелчи. При впрыскиваній большихъ количествъ секретина слъдовало бы ожидать постепеннаго истощенія выдълительной способности панкреатической железы; однако, микроскопическая картина клътокъ даже послъ чрезмърно большого отдѣленія представляетъ типичную картину покоящейся поджелудочной железы. Нормальное раздражение секретиномъ, поэтому, вызываеть не только разрушение протоплазмы, но также возобновленіс ея.

#### Зоологія.

Чудесная лошадь. Необыкновенно одаренный 8-льтній жеребець съ нъкотораго времени вызываетъ удивленіе въ гиппологическихъ кругахъ Берлина, но пока объ этомъ, въ своемъ родъ небываломъ, живот-

номъ мало проникаетъ свъдъній въ газеты, потому что владълецъ и учитель лошади ф. Остенъ мало придаетъ значенія возбужденію общаго любопытства: онъ стремится только, чтобы государственная комиссія спеціалистовъ подвергла испытанію его методъ и установила справедливость защищаемаго имъ положенія, что мыслительную дъятельность лошади путемъ воспитанія можно развить приблизительно такъ же, какъ, напр., мыслительныя способности глухонъмого.

Жеребець Гансь – крупная вороная лошадь русскаго завода (Орловъ), втеченіе четырехъ лѣтъ находится въ "обученіи" у ф. Остена, который нынѣ уже 12 лѣтъ какъ занимается подобными вопросами.

И владълецъ лошади, и всѣ наблюдавшіе ее свѣдующіе люди рѣшительно отрицаютъ, чтобы всѣ ея интеллектуальныя проявленія можно было считать за результаты развитія памяти животнаго, дрессировки. Скорѣе, у нея путемъ примпненнаго метода воспитанія были пробуждены: даръ соображенія, способность сужденія и размышленія приблизительно такъ же, какъ это происходитъ у дѣтей или глухонѣмыхъ.

Гансъ выступаетъ очень спокойно и степенно (кнутъ никогда не касался его), ходитъ вполнъ на свободъ безъ всякой уздечки и только. когда его ставятъ къ сторонъ, на него надъвается недоуздокъ. Словами "направо", "налъво" ему указывается мъсто, которое онъ долженъ занять въ тъсномъ помъщени передъ зрителями. Нъмецкій языкъ и нъмецкое письмо (готическое) онъ, повидимому, усвоилъ въ высокой степени, потому что отвъчаетъ на поставленные ему вопросы (даже чужими) безъ промедленія и почти всегда съ абсолютной точностью. Вычислили, что на сто отвътовъ Гансъ дълаетъ около пяти ошибокъ, да и то незначительныхъ, вмъсто 31 насчитываетъ 30. Единственный способъ выраженія своихъ

мыслей состоить для него въ отбиваніи опредъленнаго числа ударовъ копытомъ. Каждый звукъ обозначается двумя цифрами, которыя онъ отбиваетъ копытомъ правой передней ноги. Для контроля зрителей на доскъ расположены всъ звуки азбуки въ нъсколько строкъ. Пишутъ на запискъ напримъръ слово "Abbei" (аббатство, монастырь) и держатъ листокъ передъ Гансомъ; вопросъ "въ которомъ ряду стоитъ первая буква?" —одинъ ударъ (въ первомъ ряду); на вопросъ, "которая буква по счету въ ряду"? опять одинъ ударъ (первая буква) и т. д. до конца, пока не разберетъ всъхъ буквъ слова. Изъ всего невъроятнаго, почти неистощимаго разнообразія задачъ, ръщенныхъ Гансомъ, особенно поражаютъ отвъты, указывающіе на его высоко развитой слухь. Онъ можетъ проанализировать 2, 3 или 4 тона, произведенныхъ какимъ-либо инструментомъ сразу. Д-ръ Генрихъ Симонъ также наблюдавшій "умнаго Ганса", пишетъ въ Berliner Tageblatt": "Его тонкій слухъ, главное условіе его удивительной способности анализа звуковъ, еще чудеснъе проявляется въ области музыки. Гансъ различаетъ тона также увъренно, какъ и звуки ръчи. Онъ обозначаетъ тона цифрами: С-единицей и слъдую. щіе тона отъ Д до Н –числами 2, 3... 7 и такимъ способомъ съ безоправильностью "назышибочной ваетъ всякій тонъ сыгранной, вепередъ нимъ с-dur-ной денной образомъ Гансъ гаммы. Такимъ обладаетъ такъ называемымъ абсолютнымъ слухомъ. Его умѣнье различать слъдующіе одинъ за другимъ тона уже само собой понятно изъ вышесказаннаго, но способность проанализировать нѣсколько тоновъ, прозвучавшихъ вмъстъ, снова вызываетъ изумленіе. Прямо не въсобственнымъ ришь глазамъ ушамъ, когда Гансъ не аккорды, но даже диссонансы безошибочно разлагаетъ на составныя

части. Такъ, напр., для невъроятной какофоніи f, g, a, h онъ безъ замедленія далъ цифры 4—5—6—7 и на вопросъ, хорошо ли это звучитъ, ръшительно потрясъ отрицательно своей умной головой. Его чувство гармоніи и диссонанса вполнъотвъчаетъ нашему, которое, конечно, основывается на привычкъ, потому что далеко не является общимъ у всъхъ народовъ. Такъ, напр., созвучіе с-е-д-h=1-3-5-7 онъ нашелъ отвратительнымъ и на вопросъ, какой тонъ долженъ быть удаленъ, чтобы получилась гармонія, послъдовало семь ударовъ"!

Зрѣніе Ганса, которое будто бы у лошадей менъе развито, чъмъ другія чувства, тоже даетъ ему матеріалъ для мысли. Такъ, напр., передъ нимъ вывъшивается рядъ геометрическихъ фигуръ, затъмъ на доскъ рисуется какая-либо изъ этихъ фигуръ въ маломъ масштабъ, и Гансъ сразу отмъчаетъ, которая въ ряду данная фигура. Извъстно, что даже непривычный человъческій глазъ часто не можетъ узнать предмета по его изображенію \*). Кромъ того извъстно, что животныхъ никогда невозможно приманить, т. е. обмануть картиной. Гансъ же узнаеть людей по фотографіямь и даже по весьма несовершеннымъ. Передъ Гансомъ становятся въ рядъ нъсколько человъкъ. Затъмъ ему показывается фотографическая карточка одного изъ нихъ (отпечатанная на абонементной книжкъ городского электрическаго трамвая), --- и немедленно Гансъ ударомъ копыта отсчитываетъ, какимъ ряду стоитъ данное лицо.

Но самое удивительное наступаетъ, когда Гансъ начинаетъ обнаруживать свое чувство чиселъ и талантъ сч. та.

Послъдніе у него такъ высоко развиты, что всякое объяснение этихъ явленій развитіемъ памяти (мнемотехникой) приходится отбросить. Гансъ въ самомъ дѣлѣ научился Онъ владветъ четырьмя арифметическими дъйствіями и съ величайшей точностью производить сложеніе и вычитаніе. Онъ знаетъ, что для дополненія <sup>4</sup>/6 до цѣлой единицы нужно прибавить еще <sup>2</sup>/6 и т. д. Гансъ превращаетъ простыя дроби въ десятичныя съ такой быстротой, что часто не успъваешь слѣдовать за нимъ! Его способность воспоминанія (память) повидимому необыкновенно развита. Онъ, напр., можетъ точно указать въ каждомъ мъсяцъ, на какія числа выпадаютъ воскресные дни. Не хватило бы мъста. чтобы очертить всв замвчательныя проявленія его интеллекта. для философовъ и физіологовъ такая проблема, которая, можетъ быть, еще никогда не возникала изъ наблюденій надъ міромъ животныхъ. Если всъ эти чудесныя явленія наблюдались правильно, то придется, полагаетъ д-ръ Симонъ, придти къ заключенію, что между интеллектомъ животнаго и человъка лишь количественное, а не качественное различіе. Тогда и въ духовной области стирается ръзкая граница между человъкомъ и животнымъ, - и всъ существа въ интеллектуальномъ отношеніи можно будутъ размъстить въ одинъ мало по малу восходящій рядъ, какъ это уже сдълано было ученіемъ объ эволюціи по отношенію къ ихъ тълесной природъ.

# Географія.

Окаменълый льсъ въ цвътной пустынь въ Аризонъ.

Среди удивительныхъ и причудливыхъ ландшафтовъ, которыми такъ богата Съверная Америка, общею извъстностью пользуется одинъ изъ замъчательнъйшихъ уголковъ земли "Grand Canon of Colorado", образованный могучимъ изгибомъ

<sup>\*)</sup> Интересно вспомнить здёсь разсказъ Дарвина (Путешествіе на кораблѣ "Бигль") о его наблюденіяхъ надъ жителями Огненной земли. Они не могли узнать рисунка корабля, человѣка и т. д. Подобное явленіе также часто поражаетъ насъ у арабовъ.

ръки Колорадо. Недалеко отсюда лежитъ другая область, гдъ передъ глазами посътителя развертывается не менъе великолъпная и ръдкая картина игры природы. - Это-цвътная пустыня (Painted Desert) Аризоны съ ея окаменъвшимъ лъсомъ. Цвътная пустыня охватываетъ бассейнъ "маленькой Колорадо" лъвосторонняго притока ръки Колорадо. Пустыня съ полнымъ правомъ носитъ имя цвѣтной: песчаникъ. стый сланецъ и суглинокъ, образующіе почву, отличаются великолъпною красной, синей, желтой, или зеленой окраской, такъ что вся область, въ особенности при яркомъ солнечномъ свътъ, представляетъ художественную картину. Здъсь находится знаменитый окаментлый лъсъ. Посътителю этой мъстности первые следы ископаемыхъ деревьевъ открываются въ видъ великолъпно окрашенныхъ въ красный или желтый цвътъ кусковъ агата и халцедона, имъющихъ типическую структуру древесной коры. Вскоръ затымь путешественникъ встрычаетъ части стволовъ деревьевъ, также превратившихся въ агатъ, яшму или халцедонъ. Подобные остатки разбросаны повсюду въ такомъ количествъ, что вся мъстность производитъ впечатлъніе развалинъ античнаго храма.

Лишь очень немного стволовъ деревьевъ уцѣлѣло вполнѣ. Большею частью, почти исключительно, сохранились лишь куски стволовъ. Поверхности излома этихъ кусковъ обладаютъ удивительной красной, желтой или матово-синей окраской. Болѣе крупные стволы имѣютъ вътолщину около 1,3 метра и длину въ 3—4 метра, иногда —больше. Вѣтокъ или сучковъ не уцѣлѣло. Но безчисленные маленькіе куски, имѣющіе въ поперечникѣ отъ нѣсколькихъ

сантиметровъ до фута, повидимому, представляютъ остатки вътвей. Всъ стволы лежатъ горизонтально.

Геологическій возрастъ ника и глинистаго сланца, въ которомъ первоначально былъ включенъ окаменъвшій лъсъ, еще не можетъ быть съ увъренностью установленъ, такъ-какъ еще не ръшено, слъдуетъ ли въ этихъ породахъ видъть юрскія или мъловыя образованія. Какъ бы тамъ ни было, внъ сомнънія, что первоначально стволы деревьевъ залегли въ этихъ породахъ въ неизломанномъ состояніи. Здъсь начался процессъ ихъ окаменънія вслъдствіе пропитыванія органической ткани растворившимся силикатомъ, источникомъ котораго послужилъ полевой шпатъ, представляющій тамъ цементирующій матеріалъ ника. Такъ стволы пролежали нъкоторое время, пока въ третичную эпоху не началось общее поднятіе почвы, причемъ неизбѣжно было разламываніе стволовъ. Затъмъ наступила работа эрозія (вымываніе).

Постепенно облегающая деревья порода вымывалась, пропитанные же кремнеземомъ стволы противостояли разрушенію, такъ-какъ кремнеземъ не растворимъ ни въ-холодной водѣ, ни въ минеральныхъ кислотахъ. Только кое-гдѣ сохранились остатки породы съ включенными въ нее окаменѣлостями, и здѣсь еще теперь можно найти цѣлые стволы.

Наконецъ, что касается мѣста этихъ замѣчательныхъ окаменѣвшихъ гигантскихъ деревьевъ въ семьѣ растеній, то, какъ кажется, большую часть изъ нихъ слѣдуетъ отнести къ близкимъ къ Араукаріямъ видамъ хвойныхъ. Многіе куски, кромѣ того, обнаруживаютъ нѣкоторое сходство по строенію съ виргинскимъ кедровникомъ (Juпірегия Virginianus).





На каждый вопрост нужно прилагать по 2 семикоппечных марки, для справокт. Оборотныя стороны письма просимт оставлять чистыми.

Заводскому подписчику. — Вашъ нужно обратиться въ мъстную духовную консисторію съ просьбою о разводъ и привести свидътелей невърности жены. Когда дадутъ разводъ, на васъ наложатъ эпитимію, по указанію духовнаго начальства, затъмъ вы снова можете вступить въ бракъ, послѣ чего и усыновляйте дътей.

Подп. К. М—ла (учителю).—Носовыя бользии могуть быть очень серьезны; туть обойтись безь помощи свъдующаго врача трудно. Можеть быть, у васъ полипы въносу, можеть быть—такъ называемый зловонный насморкъ. Все это нужно тщательно изслъдовать. Пока попробуйте промывать носъ, втягивая чрезъ носъ въ ротъ, круто соленую воду, раза 2—3 въ день (особенно по утру): это средство помогаетъ противъ насморка.—Что касается горла, то полощите его борнымъ растворомъ (1 чайную ложку борной кислоты на 1 стаканъ теплой воды), раза 3—4 въ день.

Г. Орлову.—Руководства по черченію были указаны въ первомъ отвътъ к. V (за май). 2) Краски, карандаши и пр. можете достать въ любомъ магазинъ писчихъ принадлежностей (въ Спб. спеціальный магазинъ Крихъ, на Невскомъ пр.). 3) Списокъ журналовъ и газетъ можете выписать изъкнижныхъ магазиновъ Вольфа или Риккера въ Спб. 4) Изъ газетъ дорогихъ указываемъ "Русскія Въд." въ Москвъ, болъе дешевыя (б руб.) "Русское Слово" въ Москвъ и

"Биржевыя Вѣдомости" (4 р. 80 коп. съ приложевіями) въ Спб. 5) Ни Чехова, ни кого-либо другого давать въ приложеніи мы не можемъ: право на изданіе ихъ сочиненій принадлежить уже кому-либо.

Г. Р—ому.—Указываемъ и рекомендуемъ слъдующія сочиненія по минологія: Словарь Rocher—Mithologischer Lexicon, Petiscus, Олимпъ (наданіе Вольфа), Любжеръ, Словарь классическихъ древностей, Сборникъ Пропилеи (изданіе Каткова и Леонтьева), Сћаптерія de la Sossey—Иллюстрированная исторія религій (изданіе "Книжнаго Дъла" въ Москвъ), проф. Леманъ, Исторія волшебства (то же изданіе), Ассирія, Вавилонъ Рагозиной (изд. Маркса), Карелинъ, Исторія Ассирів и Вавилона. Выписать лучше чрезъ магазинъ Н. Киммеля (въ Ригъ). Сошлитесь на нашу рекомендацію: фирма добросовъстная и солидная.

Г. Ал. Ель—нову.— Конечно, вы имъете полное юридическое основаніе требовать возвращенія денегь, но имъйте въ виду, безъ суда дѣло не обойдется. Подавайте къ мировому судь г. С.-Петербурга 4 участка. — Что касается вашего и др. подписчиковъ желанія имъть библіографическія указанія не только по астрономіи, но и по другимъ наукамъ, то оно уже приводится нами въ осуществленіе: въ портфелъ редакцін имъются статьи, что читать по естествознанію, по физикъ, химіи и пр. Но, за недостаткомъ мъста, ихъ пришлось отложить на слъдую-

щій годъ. Во всякомъ случав, редакція никонмъ образомъ не оставляєть своей иден—дать впоследствін полную программу домашних в чтеній для самообразованія, применяєь къ разнымъ денежнымъ средствамъ читателей.

Г. Стефановичу.—Стеаринововислый свинецъ—свинцовая соль стеариновой кислоты; очень можеть быть, что ее и трудно у

васъ достать, такъ какъ ее рѣдко спрашивають. Выпишите отъ Штоль и Шмидтъ въ С.-ПБ. Петроль можно замѣнить дюбымъ хорошимъ растительнымъ масломъ, напр., кедровымъ; винта замѣнять нельзя. Но мы думаемъ, что приготовленіе валиковъ домашними средствами—очень дорого; гораздо дешевле пріобрѣсти ихъ готовыми (напр., у Голицына, Тронцкая ул., Спб., за 25—30 к.).



Digitized by Google

Типографія Ф. Вайсберга и П. Гершунина, Екатерин. кан., 71-6.



# Моральная теорія Ницше.

т. сожина.

Wie kann ich dein sein, Bin ich doch nicht mein. ("Какъ могу я быть твоимъ, Если я самъ не свой"?)

Mahomet. Goethe.

Если каждый философъ характеризуется какъ общимъ гносеологическимъ міросозерцаніемъ, такъ и своимъ этическимъ направленіемъ, то Ницше является моралистомъ по существу. Его интересуетъ, главнымъ образомъ, нравственный обликъ человъка. Но его мораль можетъ сдълаться понятной лишь при разсмотр вніи его взглядовъ на происхожденіе нравственности. Ницше-эволюціонистъ, но въ то время, какъ всякій эволюціонистъ съ полнымъ почтеніемъ относится къ той морали, которая въ данное время является господствующей, Ницше видитъ всю ея несостоятельность. Въ немъ эволюціонистъ возстаетъ противъ примѣненія утилитарнаго принципа въ морали. Ницше мститъ нравственности за ея низкое происхожденіе.

Съ точки зрънія эволюціониста, въ основъ морали лежитъ утилитарный принципъ, но это же самое заста-

вляетъ Ницше отрицательно относиться къ ней. Въроятно, онъ себя сравнивалъ съ утилитаристами, когда писалъ слъдующій афоризмъ: "Теперь ощущенія въ моральныхъ вещахъ такъ перекрещиваются между собою, что одному человъку доказываютъ мораль ея полезностью, а другому опровергаютъ мораль тоже ея полезностью" \*). По его мнънію нравственныя чувства складываются изъ такихъ элементовъ, которые сами по себъ не могли быть названы нравственными; они основываются на сохраненіи общины. Въ обществъ нравственнымъ считалось всегда то, что сохраняетъ его, и, обратно, все, что подвергаетъ опасности его существованіе, — безнравственнымъ. Когда государство находилось на ранней ступени своего развитія, то такія

<sup>\*)</sup> Утренняя заря.

качества, какъ состраданіе, справедливость не имъли никакой нравственной оцънки; на нихъ смотръли. какъ на слабость воли, какъ на напрасную трату силъ. Тогда ценились другія черты, какъ полезныя для сохраненія общества отъ враговъ: отвага, лукавство, властолюбіе. При дальнъйшемъ же развитіи, когда общество перестало нуждаться въ такихъ особенностяхъ, когда оно даже почуяло въ нихъ нъкоторую опасность, эти качества стали клеймиться названіемъ, — "порочныхъ". Слишкомъ сильныя страсти, утилизировавшіяся раньше обществомъ съ большой пользой для себя, теперь уже возбуждають опасенія. "Представляетъ-ли чье-нибудь чувство, чья-нибудь мысль, чей-нибудь аффектъ опасность для общества?—спрашиваетъ себя теперешняя порожденная чувствомъ мораль, страха" \*). Скромность, добродушіе, повиновеніе, порядочность, общительность, только такія мелкія черты начинаютъ пользоваться теперь славой добродътелей. Эволюція морали есть эволюція стаднаго инстинкта, который извратился столько, что сталъ въ противоръчіе съ самимъ собою: общество не смъетъ уже наказывать своихъ преступниковъ. Стадный инстинктъ убилъ все смълое и великое: наказывать въдь страшно, и общество въ заботъ о своей безопасности изощряетъ всю свою фантазію надъ изобрътеніем ънаручниковъ, намордниковъ, не причиняющихъ сильной боли, и надъ усовершенствованными тюрьмами, согласными съ послъднимъ словомъ науки. Эта заботливость общества о своихъ преступникахъ, это желаніе укротить и сдълать ручными нъкоторыхъ неподатливыхъ своихъ членовъ есть выражение стаднаго инстинкта, доведеннаго въ своемъ последовательномъ развитіи до нелъпости, до абсурда, до отрицанія самого себя.

Если нравственность играетъ служебную роль человъчества, если уже она низводится до простыхъ утилитарныхъ цълей, то какое же право она имъетъ драпироваться въ тогу святости? Пусть нравственность нужна, необходима для жизни общества, зачвиъ тогда ореолъ идеализма, окружающаго повелительный ee. тонъ ея ръчи, не допускающій никакихъ возраженій? Если въ самой нравственности нътъ ничего идеальнаго, ничего святого, а идеализмъ и святость привиты самой жизнью только для укръпленія моральныхъ принциповъ, тогда въдь вся нравственность заключается только въ подчиненіи обычаямъ. Свободный человъкъ безиравствененъ, потому что во всемъ онъ хочетъ зависъть отъ самого себя, а не отъ тради-Трагедія свободнаго человъка еще усиливается тъмъ, что и онъ самъ себя считаетъ безнравственнымъ. "Невозможно вычислить, --- говоритъ Ницше, -- сколько вынесли въ теченіе всей исторіи эти рѣдкіе умы, которые считались порочными и опасными и которые сами себя считали такими. При власти такой нравственности все оригинальное считалось порочнымъ".

Есть еще одинъ главный мотивъ, заставляющій Ницше отрицательно относиться къ морали. Это его скептическое отношение къ моральнымъ сужденіямъ. По его мнізнію, "есть два рода людей, отрицающихъ нравственность". Отрицать нравственность это, во-первыхъ, значитъ отрицать возможность того, чтобы нравственные мотивы, на которые ссылаются люди, дъйствительно руководили ими въ ихъ дъйствіяхъ другими словами, это значитъ утверждать, что нравственность состоитъ въ словахъ и принадлежитъ къ самымъ грубымъ и тонкимъ обманамъ людей, и это касается, можетъ быть, именно людей, наиболъе выдающихся добродътелями. Во-вторыхъ, отрицать нравственность — значитъ отрицать, ОТР нрав-

<sup>\*)</sup> По ту сторону добра и зла.

ственныя сужденія основываются на истинахъ. Въ этомъ послъднемъ случать предполагается, что нравственныя сужденія были дъйствительно мотивами дъйствій, но что человъка привели къ его нравственнымъ дъйствіямъ ошибки, служащія основой всего нравственнаго сужденія ").

Въ первомъ случать отрицается существование нравственныхъ людей, во-второмъ—подвергается сомнънию върность суждений, всегда лежащихъ въ основъ всякаго мотива.

Сначала, по мнънію Ницше, отдъльные поступки называются добрыми или злыми, смотря по послъдствіямъ этихъ поступковъ, затъмъ эти качества приписываются самимъ поступкамъ, далве ихъ приписывають мотивамъ, а затъмъ понятіе добра и зла переходитъ къ самой сущности человъка. Накоприходятъ къ заключенію, нецъ, что и самая сущность находится подъ вліяніемъ различныхъ условій жизни. "Такимъ образомъ,-- говоритъ Ницше, — пришли къ познанію того, что исторія всего нравственнаго цъльнаго есть въ тоже самое время исторія нъкотораго заблужденія по вопросу о волъ".

Здъсь Ницше сталкивается съ вопросомъ о свободной волъ. Онъ не согласенъ съ Шопенгауеромъ, который изъ факта существованія недовольства поступкомъ выводитъ фактъ разумной свободы. Можетъ быть, само недовольство неразумно возражаетъ Ницше, -- такъ какъ оно исходитъ изъ ошибочнаго предположенія, будто поступокъ могъ и не быть совершенъ". Самъ Шопенгауеръ объясняетъ эту кажущуюся свободу тъмъ, что причины нашихъ мотивовъ находятся внъ нашего сознанія, во вившнемъ міръ. Субъекту поступающему кажется его дъйствіе вполнъ безпричиннымъ и слъдовательно свободнымъ, какъ какой-то экранъ отдъляетъ сознаніе субъекта, въ которомъ находится желаніе дъйствовать, внъшняго міра, который обусловливаетъ это желаніе. Но въдь для посторонняго изслѣдователя детерминизмъ воли, необходимая обусловленность того или другого ступка является вполнъ яснымъ. Детерминизмъ Ницше не рискуетъ впадать въ фатализмъ. Онъ не исключаетъ человъческой воли изъ цъпи причинъ и допускаетъ, что даже иллюзія свободы воли (а не дъйствительная свобода) можетъ въ ту или другую сторону направить человъческую дъятельность. Онъ только утверждаетъ, что всъ наши нравственныя ученія, въ основъ которыхъ лежитъ идея отвътственности, исходятъ изъ факта кажущейся свободы, а не истинной, слъдовательно, покоятся на невфрномъ сужденіи.

Еще Сократъ училъ, что за правильнымъ познаніемъ долженъ слъдовать правильный поступокъ. "Сократъ объявилъ, что истинная добродътель состоитъ въ знаніи, и что истинное знаніе уже само по себъ и непремънно ведетъ къ правильнымъ поступкамъ. Такимъ образомъ знаніе о добръ было возведено въ самую добродътель, а размышленіе въ принципъ жизни \*). Познаніе стало въ глазахъ людей обладаніемъ нравственностью". Единственный доводъ, который выставляли Сократъ и Платонъ въ защиту своего принципа, это то, что "было бы страшно, если бы человъкъ, понимая, въ чемъ правильный образъ дъйствія, не поступаль бы такъ. Между тъмъ противоположное оказывается голой дъйствительностью; "страшной правдой" оказывается то, что знанія о поступкъ совершенно недостаточны для его совершенія, "что до сихъ поръ еще не построенъ мостъ, связывающій воедино знаніе о поступкъ съ самимъ поступкомъ". Великій ироникъ

<sup>\*)</sup> Утренняя заря.

<sup>\*)</sup> Виндельбандъ. Исторія древней философіи.

Сократъ, который всю свою жизнь посмъивается надъ своими неуклюжими земляками, людьми инстинкта, убъдился, что разумъ или знаніе такъ же мало можетъ разръшать нравственныя проблемы, какъ инстинктъ или въра". Этотъ разумъ, на который возлагали столько надеждъ, этотъ властитель душъ, чародъй, который все неясное долженъ былъ сдълать яснымъ, загадочное понятнымъ, который пролилъ бы лучи свъта въ самыя темныя отдаленныя области человъческой души, оказывается простымъ орудіемъ для объясненія инстинктивныхъ поступковъ. Не воля подчиняется разуму, а разумъ является адвокатомъ воли. Вотъ почему Ницше иронически относится къ тому, что "въ Европъ знаютъ то, чему объщала научить древняя знаменитая змізя—знають, что такое добро и зло".

Причина такого отношенія къ морали та, что ръшить вопросъ о добръ и злъ было бы слишкомъ опасное дъло.

"Привычка, доброе имя, адъ не позволяли быть безпристрастнымъ; въ присутствіи морали нельзя мыслить, еще меньше можно говорить—здъсь должно повиноваться. Критиковать мораль, брать мораль, какъ проблему—это признакъ безнравственности". Поэтому для Ницше всякое нравственное ученіе есть или "ученая форма въры въ господствующее ученіе" или "языкъ, которымъ выражаются аффекты".

Но у Ницше есть еще особенная черта — психологическое развънчиваніе добродътелей. Ницше любить находить такіе несимпатичные элементы въ нашихъ добродътеляхъ, что въ глазахъ читателя теряется разница между порокомъ и добродътелью. Это, конечно, не безразличіе человъка, постыдно равнодушнаго къ добру и злу; здъсь разница между добромъ и зломъ исчезаетъ изъ сознанія по другой причинъ. Наши добродътели слишкомъ

ужъ мелки, слишкомъ ничтожны, слишкомъ ужъ обнаруживаютъ свое родство со зломъ. Наша честность корыстна, наша милостыня тщеславна, наша любовь разсчетлива. Въосновъ нашихъ добрыхъ дѣлъ лежитъ желаніе отличиться и этимъ причинить нашему ближнему огорченіе, принизить его. Намъ хочется заставить его почувствовать горечь своей судьбы и, капая на его языкъ каплю нашего меду, прямо и злорадно смотрѣть ему въ глаза при этомъ мнимомъ благодѣяніи.

Вотъ человъкъ скромный, но поищите, и вы, навърно, найдете людей, которымъ онъ старается этимъ самымъ причинить пытку... Вотъ стоитъ великій художникъ; наслажденіе, которое испытываетъ онъ, зная зависть побъжденныхъ соперниковъ, даетъ энергію его силамъ и помогаетъ ему сдълаться великимъ. Непорочность монахини: какими глазами смотритъ она въ лицо другимъ женщинамъ?! Во всъхъ этихъ трехъ примърахъ "мораль отличія въ послъднемъ основаніи своемъ имъетъ наслажденіе отъ утонченной жестокости" \*).

Такихъ примъровъ искуснаго разоблаченія добродътелей европейцевъ найдется не мало.

Итакъ, Ницше является имморалистомъ. Характеризуя всъ системы морали, какъ основанныя на одномъ стадномъ инстинктъ, онъ видитъ въ нихъ проявленіе слабости человъческой личности.

Какъ индивидуалистъ, онъ не можетъ примириться съ тъмъ, что общество нивеллируетъ личность, накладываетъ свое ярмо съ приложеніемъ печати "рабъ" на все оригинальное и живое. Его возмущаетъ, что "теперешній европеецъ считаетъ себя принадлежащимъ къ единственной дозволенной породъ людей и превозноситъ тъ качества, которыя помогли ему стать ручнымъ, миролюбивымъ и полезнымъ

<sup>\*)</sup> Утренняя заря.



обществу, ставя высшими человъческими добродътелями: духъ общественности, благоволеніе, уваженіе къ другимъ, прилежаніе, умъренность, скромность, снисходительность, состраданіе".

Борца за индивидуализмъ оскорбляетъ роль личности въ исторіи, роль винта въ колесъ, роль функціи цълаго, роль средства цъли.

Въ основу морали онъ хочетъ положить не чужое "ты", которое часто является замаскированнымъ низкопробнымъ "я", а возвышенное "я", которое утверждаетъ себя открыто, поднимаетъ человъка вверхъ.

Усовершенствованіе человъческаго типа—его цъль, увеличеніе интенсивности жизни—его идеалъ.

Все, что способствуетъ этому, даже такія отрицательныя черты, какъ жестокость, страданіе, власть, для него является морально цѣннымъ.

Въ сущности, Ницше употребляетъ слова изъ лексикона обыденной ръчи, поэтому онъ неръдко подавалъ поводъ судить о себъ, какъ о защитникъ насилія. Индивидуализмъ не имъетъ своей терминологіи, и Ницше приходится перевести свои понятія съ своего языка на языкъ общепринятой морали.

Ницше стоитъ по ту сторону не только добра, но и зла. Современное зло было нъкогда такимъ же стаднымъ инстинктомъ и считалось добромъ, а къ такой морали онъ относится отрицательно.

Ницше не даетъ права "ни одной мрази воображать себя сверхъчеловъкомъ", потому что въ основъ натуры такого человъка лежитъ атавизмъ, т. е. возвращеніе къ той морали, которая нъкогда была господствующей. Тъмъ, что онъ лишаетъ порокъ его выгоды, онъ убиваетъ его ядъ. Ницше старается подчеркнуть свое различіе отъ тъхъгосподъ, которымъ бы очень пришлось по душъ восхваленіе зла.

"Ты себя называешь свободнымъ? Я хочу слышать о твоихъ господствующихъ мнъніяхъ, а не о томъ, что ты увернулся отъ ярма. Свободенъ отъ чего? Какое дъло до этого Заратустръ? Твой взглядъ долженъ ясно говорить мнъ: свободенъ для чего"?

Съ другой стороны, Ницше съ вдохновеніемъ пророка говоритъ о великой любви: его Заратустра падаетъ въ обморокъ отъ состраданія при видъ самаго уродливаго человъка.

Онъ признаетъ очень цѣннымъ состраданіе у того человѣка, который можетъ храбро защищать свои идеи, который можетъ смѣло осуществить свои планы; словомъ, у того, который сейчасъ же переходитъ къ дѣлу. "Но что за дѣло до состраданія тѣмъ людямъ, которые страдаютъ, или же тѣмъ, которые проповѣдуютъ состраданіе"?

Все это доказываетъ, насколько можно толковать Ницше буквально, какъ легко перевернуть всю его философію наизнанку и совершенно не понять его, воображая, что стрълы филистерской морали окончательно пронзили его.

Онъ ненавидълъ эти снотворныя добродътели, эти маленькія дъла, эту любовь къ ближнему по столовой ложкъ, эти пошлыя упражненія въ добросердечіи и соболъзнованіи, эти милостыни обглоданной кости, оскорбляющія какъ дарящаго, такъ и получающаго, эту спокойную совъсть для правильнаго пищеваренія и ненарушимаго сна.

Этотъ имморалистъ, который объявилъ войну всему тому, что традиція считала священнымъ, который направилъ свои удары молота противъ установившихся понятій добра и зла, только и заботится о новыхъ цѣнностяхъ.

Въ то время, когда Шопенгауеръ наигрывалъ на флейтъ "laede neminem", Ницше мучился надъ своимъ пессимизмомъ, который зашелъ дальше Шопенгауеровскаго. Его утопическій сверхъ-человъкъ есть крикъ измученной души пессимиста, который потерялъ въру, но хочетъ върить.

Это настроеніе ясно выражено въ предисловіи къ "Утренней Заръ".

Чтобы дискредитировать цвиность европейской морали, современной Ницше предпринимаетъ экскурсію въ область генеалогіи морали. Онъ не согласенъ съ англійской школой. которая объясняетъ возникновеніе альтруистическихъ чувствъ ціей. Сначала, по мнънію англійскихъ моралистовъ, неэгоистическія дъйствія хвалили люди, которымъ эти дъйствія были полезны, затъмъ, въ силу привычки, эти дъйствія стали называться хорошими, независимо отъ того, кому они были полезны.

Но такое толкованіе съ психологической точки зрънія невърно. Чъмъ больше ощущалась полезность какого-нибудь поступка, тъмъ яснъе она должна была выступить въ сознаніи.

Когда Бентамъ открылъ гармонію интересовъ общества и личности, то этотъ наивный оптимизмъ казался подозрительнымъ уже его послѣдователямъ. Нравственность, лишенная опоры супранатуралистическаго начала, тъмъ не менъе должна была быть выведена научно на прочной почвъ человъческаго общежитія. Бентамовская система могла бы праздновать побъду, если бы въ дъйствительной жизни наблюдали гармонію интересовъ. На самомъ же дълъ эта гармонія была фиктивной. Этого не могли скрыть преемники Бентама, которымъ, во что бы то ни стало, нужно было создать ее. Если нътъ дъйствительной гармоніи, нужно создать фиктивную. Дъло шло о спасеніи морали, общества и англійской промышленности. Нужно было перебросить мостъ черезъ зіяющую пропасть, а магическимъ мостомъ, конечно, послужитъ психологическая теорія ассоціаціи идей. Нужно было, чтобы человъкъ какъ-нибудь забыдисгармоніи интересовъ, создалась благодътельная чтобы Теорія ассоціаціи идей привычка. послужила англійской психологіи

для созданія какой-то иллюзіи солидарности, которая, въдь, не хуже дъйствуеть, чъмъ настоящая, реальная солидарность. Ею впервые воспользовался Дж. Стюартъ Милль.

"Нътъ надобности, — говоритъ онъ, — для того, чтобъя интересовался ближнимъ, чтобы его интересы въ дъйствительности были безпрерывно связаны съ моими, — достаточно, если это случается очень часто. Интересы ближняго будутъ тогда вполнъ естественно связываться съ моими въ моей мысли, и этого достаточно, даже, если наши интересы расходятся всъ: — они будутъ соединяться внутри меня".

Такимъ образомъ получается какая-то фиктивная совъсть, "полусовъсть", которая вовлекаетъ человъка въ невыгодную сдълку, заставляетъ его внъшнимъ, механическимъ путемъ постоянно ассоціировать свое личное благо съ чужимъ.

Къ сожалънію, Дж. Стюартъ Милль не принялъ во вниманіе, что каналья-сознаніе растолкуетъ субъекту все коварство ассоціаціи идей.

Не на болъе твердой почвъ находится и другой англійскій мыслитель психологъ Бенъ.

Онъ также придерживается спасительной теоріи ассоціаціи идей, но у него нравственное чувство ассоціируется со страхомъ наказанія.

"Въ силу такого дъйствія смежной ассоціаціи страхъ наказанія соединяєть извъстное запрещенное дъйствіе съ чувствомъ отвращенія, которое впослъдствіи существуєтьсамо по себъ, безотносительно къ наказанію".

Позже отвращеніе къ тому или другому дъйствію, соединяемому въ умъ съ предстоящими страданіями и наказаніями, становится самостоятельнымъ безкорыстнымъ чувствомъ, а первоначальный мотивъ страха наказанія претворяется въ сознаніе отвътственности.

Происхожденіе нравственнаго чувства опредъляетъ такимъ образомъ и дальнъйшее его развитіе.

Человъкъ не только боится внъшней власти, но и начинаетъ подражать, онъ не только пассивно подчиняется авторитетамъ, но и самостоятельно начинаетъ отдавать себъ приказаніе. Судъ внутренняго голоса является подражаніемъ суду внъшнему. "Совъсть"—формулируетъ Бенъ, —есть внутреннее подражаніе внъ насъ установленному порядку".

Такимъ образомъ во взглядахъ англійскихъ психологовъ мораль является только ловушкой для "безсознательныхъ" душъ.

Забвеніе, ассоціація и подражаніе — вотъ тъ средства, какія пускаетъ въ ходъ англійская психологія для торжества нравственнаго

чувства.

Здѣсь, замѣчаетъ Ницше, есть и польза, и забвеніе, и привычка, и въ концѣ концовъ "ошибка", будто бы на всемъ этомъ основывалась оцѣнка, которою высшій человѣкъ гордился до сихъ поръ, какъ преимуществомъ человѣка вообще \*).

Гораздо логичнъе теорія Спенсера, по которой понятіе о хорошемъ и дурномъ есть результатъ незабвенныхъ опытовъ цълыхъ поколъній.

Но и эта теорія, устраняющая психологическое противоръчіе, невърна съ исторической точки зрънія. Невърно, что понятіе "хорошій" дали тъ люди, которымъ оказано было добро: ему дали начало сами хорошіе. Нътъ необходимости примънять неэгоистическія дъйствія къ первоначальному понятію "хорошій". Позже только хорошее стало синонимомъ альтруизма. Поэтому Ницустанавливаетъ историческое развитіе двухъ основныхъ типовъ морали, кореннымъ образомъ отличающихся другъ отъ друга-мораль господъ и мораль рабовъ.

Въ исторіи мы постоянно наталкиваемся на условія возникновенія этихъ двухъ скрижалей цънностей. Всякая побъждающая раса развиваетъ въ себъ отличительныя душевныя черты — смълость, рискъ, равнодущіе къ опасностямъ, страстное упоеніе побъдой и жестокостью. Разгулъ страстей, радостное сознаніе власти и силы, ощущеніе бьющей ключомъ жизни, -- все это превозносится, какъ "хорошее". Но на ряду съ этой аристократической оцънкой должна развиваться другая — противоположная. Въ средъ жреческихъ кастъ и покоренныхъ рабская мораль находитъ весьма благопріятныя условія для своего развитія.

Жрецы должны были отличаться чистотой, которую съ самаго начала нужно было понимать въ буквальномъ смыслъ. Опрятное содержаніе тъла, воздержаніе отъ пищи, отвращеніе отъ крови, — таковы первоначальныя требованія физической гигіены, которая потомъ выростаетъ въ нравственный кодексъ. Запрещеніе мясной пищи, цъломудріе, бъгство въ пустыню, проповъдь нирваны — основныя правила этого кодекса.

Болъзненность и подавленіе инстинктовъ, безсиліе должны были развиться на почвъ аскетизма.

Проповъдь аскетизма должна была пользоваться больше всего успъхомъ среди покоренныхърасъ:—аскетизмъ ослабляетъ побъдителей и придаетъ смыслъ существованію обездоленныхъ.

Самымъ яркимъ носителемъ аскетическаго культа явились евреи и какъ жреческій, и какъ покоренный народъ. Все творчество еврейскаго духа было направлено на созданіе моральныхъ цѣнностей, идущихъ въразрѣзъ съ господствовавшими аристократическими оцѣнками. Уже первый семитическій миюъ о грѣхопаденіи заговорилъ языкомъ морали, осудившей прародительницу Еву за то, что она вкушала древо познанія.

Евреи совершили радикальную переоцънку цънностей. Господствующую формулу "хорошій" и "дурной"

<sup>\*)</sup> Генеалогія морали.

они замънили другой — "добрый" и "злой". "Хорошій" и "дурной", равно какъ "добрый" и "злой", вовсе не два равнозначущія понятія. Критеріемъ первой оцънки-морали господъ служатъ совершенно другія дъйствія, различающіяся по существу отъ дъйствій, лежащихъ въ основъ морали рабовъ. Дъятельность "господъ" самопроизвольна, - рабовъ - реактивна. Господинъ активенъ, силенъ, въ дъятельности онъ видитъ свое счастіе: "рабъ" пассивенъ, безсиленъ, въ отреченіи отъ жизни, отъ подвиговъ онъ видитъ свое призваніе. Господинъ безразсуденъ, отваженъ въ опасности, смълъ въ борьбъ съ врагомъ. Рабъ остороженъ, сообразителенъ. Разсудительность для "господина" является утонченной роскошью, для "раба" только средствомъ существованія.—"Господинъ" щедръ отъ избытка силъ; "рабъ" даритъ по долгу, вслъдствіе самоотреченія и апатіи къ жизни. Господинъ даетъ положительное содержаніе жизни, "рабъ" — отрицательное. Быть сильнымъ, храбрымъ, правдивымъ, дъятельнымъ — такова положительная оцънка господина: быть добрымъ, кроткимъ, терпъливымъ, сострадательнымъ-такова негативная оцънка раба.

Нелъпо, слъдовательно, на основаніи различія господъ и рабовъ приписывать Ницше реакціонные взгляды. Для него это моральныя категоріи, а не соціальныя. Рабы, по его мивнію, тв, которые подчиняются общинъ, которые ставятъ свое личное благополучіе въ связи съ ея благополучіемъ; господа это тъ, которые имъютъ свой собственный независимый умъ, для которыхъ разсчеты общества никакого значенія не имъютъ. Для общества господаявляются вреднымъ элементомъ, для господъ общество — ярмомъ. Рабамъ господа приносятъ страшный вредъ, потому что они подрываютъ основы и, слъдовательно, то, чъмъ живетъ рабъ. Рабы желаютъ укротить господъ, употребляютъ

свои мъры воздъйствія, а главнымъ образомъ рабскую мораль, которая все, что охраняетъ общину, провозглашаетъ святымъ, а все независимое—порочнымъ. Господинъ готовъ пострадать, уйти въ пустыню и даже умереть, лишь бы не подчиняться общественному игу, но его возмущаетъ та мораль, которая не только оправдывается, но и объявляется священной, — борьба противъ нравственности господъ.

Въ "рабахъ" и "господахъ" Ницше мы можемъ скоръе видъть героевъ "философскаго романа", чъмъ, дъйствительно, реальныя общественныя группы. Поэтому насъ нисколько не поражаетъ тотъ фактъ, что въ число его господъ попадаетъ не кто иной, какъ Мирабо, не мало способствовавшій торжеству принциповъ "рабской морали". Не противъ соціальныхъ "рабовъ", какъ таковыхъ, выступаетъ Ницше, а противъ рабскаго духа, которымъ проникнуты различныя моральныя системы, въ томъчислъ и кантовская этика.

Кантовская система нравственности основывается на категорическомъ императивъ; повиновеніе, составляющее нервъ общественной жизни, является отличительной чертой рабской морали.

"Во мнъ достойно то, что я могу повиноваться, и вы должны это мочь, какъ и я, — такія мысли внушаетъ Кантъ".

"Открытіе категорическаго императива не есть нѣчто возвышающее. — пишеть Ницше. — Понятно, что съ большей охотой желають имѣть безусловное приказаніе, безусловную заповѣдь, чѣмъ что-нибудь условное. Безусловное позволяетъ намъ освободить интеллектъ отъ труда и больше соотвѣтствуетъ нашей неподвижности".

"Все это принадлежитъ къ области слѣпой, военной дисциплины, къ которой изстари привыкли люди: они думаютъ, что будетъ больше порядка и безопасности, когда будетъ абсолютная власть и абсолютное

подчиненіе. Поэтому людямъ захотълось, чтобы моральный императивъ былъ категорическимъ: они думаютъ, что въ такомъ видъ онъ принесетъ наибольшую пользу". Кантъ былъ пессимистомъ. "Онъ върилъ въ мораль не потому, что она была доказана природой и исторіей, но несмотря на то, что природа и исторія постоянно противоръчили ей: credo, quia absurdum est".

Поэтому для того, чтобы сдълать свою мораль неопровержимой и недоступной нападкамъ разсудка, Кантъ изобрълъ міръ нуменовъ--логическое по ту сторону. Съ этой цълью была предпринята имъ его "критика чистаго разума". Кантъ самъ смотрълъ на свою задачу, какъ на средство "упрочить, уравнять почву для величественныхъ нравственныхъ зданій". Но въдь фундаментъ его этики-чистый разумъпо мивнію Ницше, является не менъе шаткимъ, чъмъ сама нравствен-

"Не странно ли требовать, чтобы орудіе само оцънивало свою пригодность и свое качество, чтобы интеллектъ самъ познавалъ свою цъну, свою границу, не отзывается ли это даже немного безсмыслицей"?

Ницше относится отрицательно утилитарной морали. Общее благо для него является contradictio in adjecto: что всъмъ принадлежитъ, то не можетъ быть общепризнаннымъ благомъ, что восхищаетъ раба, то возбуждаетъ отвращеніе у господина, что сдълалось общимъ достояніемъ, то не можетъ быть идеаломъ человъка, который постоянно стремится къ новымъ цънностямъ. Критеріемъ утилитарной морали служитъ счастье. Но Ницше не видитъ въ счастъъ цъли и призванія человъка. Общее благополучіе для него является концомъ, а не началомъ, признакомъ вырожденія, идеаломъ маленькихъ людей, безсильныхъ, безвольныхъ, спокойпасущихся на зеленомъ лугу. Стрълы его сатиры направлены на утилитариста, который съ аршиномъ въ одной рукѣ, съ вѣсами въ другой, приступаетъ къ разрѣшенію глубочайшихъ вопросовъ жизни. Въ его морали все возбуждаетъ отвращеніе Ницше:—и точныя ариометическія вычисленія, подводящія итогъ суммѣ счастья, и оцѣнки человѣческихъ дѣйствій съ точки зрѣнія пользы, и довольство, и благополучіе, какъ критерій цѣлей человѣческой жизни, и мелкогражданскія добродѣтели, вытравляющія порывы изъ души современнаго человѣка.

Состояніе современнаго общества это сплошная болъзнь. Но если бы оно чувствовало свою боль, то, пожалуй, можно было бы надъяться на излъченіе. Боль является иногла спасительнымъ предупрежденіемъ. Европейцы, по мнънію Ницше, это больные, не чувствующіе никакой боли. Религія состраданія сыграла роль анэстезирующаго средства, узаконила все униженное, уродливое, смиренное. Благодаря ей, слабый человъкъ могъ противоставить свою доброту и не чувствовать никакого гнета отъ своей слабости. Она есть продолжение борьбы съ инстинктами, которую затъялъ Сократъ и которая позднъе перешла къ іудеямъ. Эта борьба продолжается до настоящаго времени. За рабскую мораль стоитъ вся современная философія съ Кантомъ во главѣ.

Если бы мы пожелали выдълить положительные элементы моральной теоріи Ницше, то намъ необходимо на антиметафизичеостановиться скомъ характеръ объясненія моральныхъ явленій. Ницше осмъливается брать мораль, какъ проблему. Мораль является такимъ же продуктомъ приспособленія человъка къ жизни, какъ познаніе, какъ формы общежитія. Нътъ абсолютныхъ истинъ, нътъ и абсолютныхъ нормъ морали. Мораль можетъ служить показателемъ степени жизненной интенсивности.

Разсмотръніе существующихъ моральныхъ системъ служитъ свидъ-

тельствомъ пониженія жизненной энергіи. Кантовская система морали свидътельствуетъ о раздвоеніи личности. Склонность и долгъ разрываютъ цъльность человъческой натуры.

Утилитаристы основываютъ мораль на счастьъ, но замъна стремленія къ опредъленной цъли стремленіемъ къ счастью указываетъ на неспособность человъка къ подвигамъ, риску, напряженію воли. Слъдовательно, и здъсь выступаетъ начало вырожденія. Мораль для Ницше является не первичнымъ, а вторичнымъ факторомъ; она сама подчиняется біологическому началу. Только та скрижаль цвиностей положительна, которая повышаетъ энергію личности, увеличиваетъ напряженность и силу ея жизни. Ницше мыслитъ мораль въ условіяхъ эмпирической дъйствительности. Онъ снимаетъ съ нея ея мистическій покровъ. Человъческій духъ создаетъ извъстныя цънности, необходимыя для продолженія рода; -- онъ выработалъ познавательныя и нравственныя понятія для того, чтобы успъшно вести борьбу за существованіе. Истина и добро сами по себъ не составляють абсолютной цвиности. но человъку выгодно и удобно въ интересахъ рода выдавать за абсолютное относительную истину и преходящее добро. Человъкъ окрашиваетъ міръ въ ложный цвътъ незыблемыхъ цънностей. Для Ницше нътъ "объективныхъ" формъморали. Онъ не понимаетъ моральнаго чувства безъ мотива, вызвавшаго его, безъ условія, породившаго его.

Человъкъ познаетъ, потому что инстинктъ власти побуждаетъ классифицировать, разлагать, комбинировать,—вносить порядокъ въ хаосъ ощущеній. Въра въ синтетическія сужденія à priori, въ противоположность субъекта и объекта, получили значеніе не вслъдствіе истинности этой въры, а вслъдствіе необходимости въры въ ихъ истинность. Точно также понятія, служащія осно-

вой нашихъ нравственныхъ сужденій, какъ свобода воли и необходимость, не истинны сами по себъ.

Ученіе о свободъ воли явилось, какъ результатъ стремленія человъка возложить всю отвътственность на самого себя и со смълостью, превосходящею смълость Мюнгаузена, выташить самого себя за волосы изъ болота ничтожества на свътъ Божій. Но и понятіе о несвободной волъ является результатомъ злоупотребленія причиной и слъдствіемъ, ихъ ошибочнаго овеществленія, потому что на причинную связь нужно смотръть только, какъ на условныя, фиктивныя понятія, какъ на знаки, необходимые для обозначенія, для пониманія.

На самомъ же дълъ существуетъ сильная и слабая воля, которая въ головъ мыслителя отражается въ видъ свободной и несвободной воли; другими словами, ученіе моралистовъ о свободъ и необходимости является только симптомами пониженія или подъема жизненной энергіи.

Отсюда ненависть Ницше ко всякому догматизму, проявляющемуся либо въ категорическомъ императивъ, либо въ какомъ-нибудь иномъметафизическомъ оправданіи добра.

Тъмъ страннъе должны показаться попытки нео-идеалистовъ сблизить индивидуализмъ и мораль долга, попытки—насильственно бросить Ницше въ объятія Канта.

Конечно, примиреніе не можетъ произойти безъ стиранія характерныхъ особенностей обоихъ философовъ. Нужно смягчить пуританскую суровость Канта и укротить необузданную "волю къ мощи" Ницше. Отъ такого сочетанія, по мнѣнію идеалистовъ, произойдетъ трогательное сліяніе должнаго и желаемаго. "Кантъ, говоритъ г. Бердяевъ, держался еще того традиціоннаго воззрѣнія, что человѣческая природа грѣховна и испорчена, а потому пришелъ къ цѣлому ряду ложныхъ этическихъ положеній, въ корнѣ от-

рицающихъ діонисовское начало жизни". Съ другой стороны, Ницше "въ нъкоторыхъ своихъ положительныхъ построеніяхъ, на которомъ лежитъ печать "имморальности" и жестокости, сбивается на натуралистическій эволюціонизмъ и гедонизмъ".

Тѣмъ не менѣе г. Бердяевъ убѣжденъ, что "проповѣдь сверхъ-человѣка есть проповѣдь "абсолютна-го долга", что "отрицатель должна-го" на каждомъ шагу измѣняетъ самому себѣ".

Г. Франкъ также приближается въ этомъ пунктъ къ подобному толкованію. "Имморалистъ (Заратустра), пишетъ онъ, "проводитъ всю свою жизнь въ моральномъ поученіи людей". "Протестъ Ницше противъ моральнаго принужденія означаетъ лишь настаиваніе на необходимости и моральномъ (курс. нашъ) значеніи нравственно цъльныхъ натуръ, для которыхъ "долженое" есть вмъстъ съ тъмъ и "желаемое".

Гг. Бердяевъ и Франкъ пытаются во что бы то ни стало устроить полюбовную сдълку между Ницше и Кантомъ. Но отъ такой полюбовной сдълки не поздоровилось бы ни Ницше, ни Канту. Мораль долга низводится, сказалъ бы Кенигсбергскій философъ, "до эмпиризма во всей наготъ его мелочности", а Ницше, глядя на своего общипаннаго индивидуалиста, подгоняемаго плеткой категорическаго императива \*), питающаго почтеніе къ человъку, какъ "самоцъли" и подкръпляющагося метафизическимъ идеализмомъ для различныхъ "высокихъ" цълей, улыбнулся бы и, пожалуй, бросилъ бы въ него "декадентомъ".

Говорить о моральном значеніи должнаго и желаемаго, какъ это дізлають г-да идеалисты, не приходится, потому что при совпаденіи

индивидуальныхъ потребностей и моральныхъ побужденій исчезаетъ и мораль, и моральная оцѣнка. Сосуществованіе должнаго и желаемаго въ субъектѣ есть психологическая безсмыслица, такъ какъ страстное желаніе невозможно воспринимать, какъ должное.

Игнорированіе этого обстоятельства приводить къ игнорированію всей культурной проблемы, которую Ницше пытается рѣшить.

Попытки нашихъ идеалистовъ внести индивидуализмъ и антиэвдемонизмъ въ общественную жизнь, можетъ быть, примирили ихъ самихъ съ собой, но не индивидуалиста съ обществомъ. Представители нашего идейнаго общественнаго движенія должны знать, что элементы ученія Ницше совершенно непримънимы къ общественнымъ теченіямъ. Если бы нашимъ индивидуалистамъ **УДАЛОСЬ ВНЕСТИ АНТИЭВДЕМОНИЗМЪ ВЪ** общественную жизнь, они бы толькодвиженіе, ослабили TO зашитниявляются. ками котораго они Въ общественной жизни гедонизмъ \*) составляетъ нервъ всякаго движенія. Съ другой стороны, индивидуалистъ долженъ знать, что его интересы слишкомъ враждебны обществу; поэтому его посягательства всегда встрътятъ надлежащій отпоръ; онъ долженъ знать, что до тъхъ поръ, пока будетъ существовать общество, будетъ существовать и стадная мораль, что съ осуществленіемъ идеала сверхъ-человъка оно должно распасться. Утопизмъ его долженъ отрезвить наше общество. Въдь, не скакать же намъ, подобно Заратустръ, по вершинамъ горъ! Тъ послѣдователи Ницше, которые хотятъ воплотить его ученіе въ жизнь, могутъ доказать справедливость вы-

<sup>\*)</sup> Гедонизмъ (или идонизмъ) — ученіе, по которому цълью человъка является удовольствіе. Эвдемонизмъ же ставится цълью живни счастіе, при чемъ послъднее можетъ разсматриваться различної какъ іпользованіе чувственными наслажденіями или, напротивъ, духовными.



<sup>\*)</sup> Категорическій императивъ у Канта нравственный законъ, не зависимый отъ чего либо иного и требующій безусловнаго повиновенія.

шесказаннаго. Какъ далеки они отъ идеала своего учителя! Все больное, вырождающееся хватается за это ученіе, чтобы оправдать свою собственную непригодность! Ницшеанство, какъ обшественное теченіе, есть симптомъ реакціи, симптомъ не силы, а слабости.

Значеніе Ницше не въ томъ, чтобъ сдълаться моднымъ ученіемъ различныхъ дегенератовъ, вульгари-

зирующихъ все чистое, извращающихъ все святое, — его значеніе гораздо глубже. Ницше, какъ настроеніе, возвышающее насъ надъ будничными интересами, какъ великое предупрежденіе, наконецъ, какъ прекрасное дезинфецирующее средство, можетъ ободрить и укръпить.

Т. Сожинъ.



## Се женихъ грядетъ.

Еще темно кругомъ, а ночь тиха, Но всѣмъ пора собраться вмѣстѣ. Гдѣ вы? Готовы ль вы ко встрѣчѣ жениха,

Готовы ль вы, невъсты—дъвы?

Готовы ли цвѣты на свѣтлый пиръ? Полны ли масломъ брачныя лампады? Настроены ли струны звонкихъ лиръ?

Готовы ль брачные наряды?

Богатъ ли силъ живительныхъ запасъ? Не отравлены ли истомой сонной? Кристально ли ясны сердца у васъ?

Довольно-ли мирры благовонной?

Еще темно кругомъ, и ночь тиха, Но скоро, скоро станутъ таять тѣни... Готовы-ль? Выйдемъ встрѣтить жениха За дверь, на входныя ступени...

И. Мордвиновъ.





Ложь.

(Посвящается Елиз. Григ. Первухиной).

## Е. Азгарова.

Ī.

Учитель Энской классической гимназіи, Николай Львовичъ Вагинъ проснулся утромъ очень рано съ тяжелой, словно налитой свинцомъ головою и непріятнымъ ощущеніемъ щекочущей сухости во рту. Его разбудилъ глухой и настойчивый вой желъзнодорожнаго гудка.

Вагинъ повернулся на бокъ и, слегка приподнявъ голову съ подушки, прислушался къ унылому журчанію хлеставшаго въ окна досливавшемуся вмъстъ стономъ вътра и тупымъ, ноющимъ звукомъ гудка въ одну ужасную, дикую мелодію. Онъ прислушался, и все его существо какъ-то сразу сдавило и сжало чувство неутолимой, жгучей и безнадежной тоски, заставивъ его вздрогнуть и судорожно стиснуть въ рукахъ уголъ подушки.

Онъ открылъ глаза и въ неясной предразсвътной полутьмъ различилъ слабыя очертанія своего письменнаго стола, черный прямоугольникъ портрета жены на фонъ свътлыхъ обой и темную безформенную массу платья на стулъ. Обстановка кабинета, въ которомъ онъ не привыкъ просыпаться, быстро прожгла его мозгъ воспоминаніемъ о грубой

и безобразной сценъ вчерашней ссоры съ женой. Онъ вспомнилърядъ безсмысленныхъ, жестокихъпопрековъ, которыми онъ поносилъее, рядъ укоровъ и обвиненій, несправедливыхъ и тяжкихъ, которые онъ бросилъ ей въ лицо, бранъ ръзкую, почти циничную, и тотъ моментъ, когда онъ, не владъя собой, швырнулъ въ нее стаканомъ, — и жгучее чувство недовольства собой и сожалънія проникло его.

Онъ, словно стараясь уйти отъ этого ужаснаго ощущенія какой-то сосущей боли въ сердцъ, съ головой окутался въ одъяло. Шерсть непріятно колола лицо, тяжело былодышать, и кровь горячей и шумной волной ударяла въ голову. А вотьмъ закрытыхъ глазъ все ръзче и ръзче выступалъ передъ нимъ образъ его жены, уже не молодой, нокрасивой и прекрасно сохранившейся женщины. Изъ тьмы на негосмотрълъ полный нескрываемагопрезрънія и ненависти ея упорный, тяжелый взглядъ. Ясно и четко въего воспаленномъ мозгу рисовалась вся вчерашняя сцена-вчера-тольконепріятная, сегодня---полная значенія, заставлявшая мысль упорно, съкакой-то болъзненной настойчивостью работать въ томъ направленіи, куда данъ былъ толчекъ. Услужливая работа памяти выталкивала передъ нимъ одну за другой мелкія подробности перебранки, вчера — ничтожныя, пустыя, сегодня — важныя, полныя смысла.

Ссора, въ сущности, началась изъ за пустяковъ. Послъ безсонной ночи онъ вышелъ къ утреннему чаю хмурый, злой, съ накипъвшимъ въ груди безпричиннымъ, болъзненнымъ раздраженіемъ. Не глядя на жену и не поздоровавшись съ ней, онъ тяжело опустился на свое мъсто. Нахмурившись, онъ небрежно взялъ протянутый ему Валеріей Константиновной стаканъ чаю и вдругъ замътилъ на ложечкъ кусочекъ прилипшаго къ ней не то тъста, не то пънки со сливокъ. Не говоря ни слова и также не глядя на жену, онъ швырнулъ ей эту ложечку. Она со звономъ упала на металлическій подносъ, заставивъ Валерію Константиновну вздрогнуть отъ неожиданности. Вагинъ видълъ, скользнулъ по немъ испуганный, недоумъвающій взглядъ жены, и отвътилъ ей:

— Въчная грязь... Прикажешь мнъ кухней заняться? Придется въ концъ концовъ... Полный просторъ будетъ для чтенія романовъ...

Валерія Константиновна что-то ръзко ему отвътила. Началась обычная супружеская ссора. Въ домъ Вагиныхъ онъ часто повторялись въ послъднее время. Жгучее раздраженіе, недовольство созданной вокругъ обстановкой, другъ другомъ, — накипъвшее, наболъвшее, подступавшее къ сердцу- вырывалось какъ-то сразу. Съ мелочей они невольно бросались къ самой сути, къ тому, что давило ихъ обоихъ, къ тому, что не давало имъ жить. Такъ было и теперь: они сразу пошли къ тому главному, что доминировало надъ всъми ихъ душевными движеніями.

Во время обычныхъ домашнихъ ссоръ Вагинъ никогда не сдерживалъ себя. Онъ жгуче ненавидълъ въ эти моменты жену и не стъс-

нялся высказывать ей это. Съ ея стороны онъ видълъ такую же ненависть, смъшанную съ презрънемъ, и это еще болъе разжигало и возбуждало его.

Не стъсняясь выраженіями, не боясь оскорбить ее, онъ кричалъ:

--- Ты скажи мнъ: можемъ мы при этихъ условіяхъ жить вмъстъ?! Прямо скажи!—Нътъ, нътъ и нътъ...

 Ты не вносишь въ семью ничего, кромъ слезъ, плача, истерикъ... не даешь мив ни одного луча свъта... Такъ не можетъ продолжаться дольше. Если я приношу матеріалъ для жизни, то твое дъло строить нашу жизнь изъ него. Ты отказываешься отъ этого, повидимому. Ты не хочешь знать ничего, кромъ катанья на чужихъ саночкахъ... на чужихъ горбахъ. Я къ тебъ никакихъ особенныхъ требованій не предъявляю. Я добиваюсь только одного, на что я, кажется, имъю права — покоя. Я хочу, чтобы, когда я прихожу со службы измученный и разбитый, мнъ дома давали-бы отдыхать. Не изводили-бы меня... Я требую отъ тебя только того, чтобы ты хотя слегка бы занялась хозяйствомъ и не сидъла бы пумой американской столомъ. Я въ твою личную жизнь не вмъшиваюсь. Принимай въ мое отсутствіе элегантныхъ молодыхъ людей, катайся съ ними, ужинай по ресторанамъ...

— Что ты сказалъ? — спросила его Валерія Константиновна, помертвъвъ отъ негодованія и наступая на него. —Повтори, что сказалъ! Подлецъ ты! Ты лжешь, смъешь лгать мнъ въ лицо...

Голосъ ея осъкся, задрожавъ отъ волненія. Она помолчала и потомъ, подавивъ въ себя приступы гнъва, заговорила быстро, горячо и постепенно повышая голосъ:

— Оставимъ это. Ты указываешь мнѣ на мой долгъ... Я его не признаю въ томъ направленіи, которое ты указываешь. Понимаешь-ли: не признаю! И не хочу признавать. Я клялась быть твоимъ другомъ,

помощницей, но быть твоей экономкой, квартирной хозяйкой, кухаркой я не хочу и не буду. Только —экономкой, только — кухаркой... Скажи прямо: была ли я хотя одинъ моментъ твоимъ другомъ, сознавалъ ли ты хотя одинъ моментъ, что я такой же полноправный членъ семьи, жакъ и ты... Ты сначала сдълалъ меня своей любовницей, создалъ вокругъ меня атмосферу гарема, нездоровую, приторно-сладкую, возбуждающую, противную. Ты шелъ къ моему тълу, а не ко мнъ... Теперь тебъ все это надоъло, и ты хочешь устаръвшую одалиску обратить въ прислужницу, въ кухарку.

Такъ, такъ... Это естественно, вполнъ естественно. Но я на это не согласна! Понимаешь ли: не согласна! Когда ты взялъ меня, молодую, наивную, влюбленную, я не подозръвала, что ты за ничтожество... Я не понимала того, что прямо бросалось въ глаза, того, что я была твоей содержанкой, аппаратомъ для удовлетворенія твоихъ похотей... Я поняла это теперь... слишкомъ поздно! Что прикажешь мнъ теперь дълать?! Я не могу быть твоей кухаркой...

— Зачъмъ же ты со мной живешь? Чортъ возьми, зачъмъ же ты на моемъ горбъ свое благополучіе строишь? Зачъмъ ты свое сало ростишь, вытягивая изъ меня соки?— закричалъ, уже не помня себя, Вагинъ.

— Зачъмъ? О, это все крайне просто... очень просто! Вернемся къ началу нашей совмъстной жизни. Ты взялъменя изъ бъдной семьи... Ты, вѣдь, зналъ, что за мной, кромѣ нъсколькихъ жалкихъ тысячъ, нътъ ничего. И тогда ты, рыцарь славный, какъ мило ты тогда говорилъ: все мое-твое. А я върила. Слишкомъ наивна была! И вотъ, я сдълалась твоей... одалиской. Ты нъжилъ меня, ты тщательно устранялъ отъ меня все то, что такъ или иначе могло повредить мою пластику, огрубить мои руки, мое лицо. Ты былъ крайне внимателенъ тогда, настолько,

насколько хозяинъ можетъ быть внимателенъ къ вещи, за которую ему пришлось дорого заплатить.

И вотъ, тогда еще у меня мелькнула мысль: въдь, я-его одалиска! И, помнишь... помнишь, я тогда пыталась перемънить свое положеніе, стать твоимъ другомъ... Смѣшно теперь это! Я пыталась показать. себя человъкомъ вътвоихъ глазахъ. а ты... ты платилъ обычные оброки виноторговцамъ и содержателямъ увеселительныхъ заведеній, ты приходилъ ко мнъ только затъмъ, чтобы обнимать меня, нъжить свое тъло. Впрочемъ, ты иной разъ удостаивалъ меня своей бесъдой... разсказывалъ мнъ о томъ, хорошо или дурно улегся майонезъ въ твоемъ желудкъ, ты могъ высказать мнъ, какъ у тебя "трещитъ голова" послъ усерднаго знакомства съ бутылкой коньяка или мараскина, ты дълился со мной своими опасеніями на счетъ того. мошенникъ-староста не шлетъ къ необходимому сроку денегъ... Иной разъ, въ приливъ откровенности, ты разсказывалъ мнъ о томъ, какъ тебъ нравятся ноги Анны Павловны!.. Ты ослабилъ мою волю, ты задержалъ мое умственное и нравственное развитіе, принизилъ меня, сдълалъ меня чъмъ то вродъ домашняго животнаго... И ты, подлецъ, смъешь упрекать меня за то, въ чемъ ты самъ виноватъ?!.. А разговоры относительно горба на спинъ можешь оставить... не для меня они. Ты думаешь, что я не знаю, какъ тебъ ученики въ тетрадки кредитки вкладывали?.. Подлецъ ты...

У Вагина что-то больно всколыхнулось и заныло въ груди. Кровь горячей волной прилила къ головъ, въ глазахъ заплясали темныя пятна. Не сознавая, что дълаетъ, онъ быстро схватилъ со стола стаканъ и съ силой швырнулъ имъ въ Валерію Константиновну. Она въ ужасъ отшатнулась въ сторону за самоваръ, и стаканъ, съ размаху ударившись о стънку, со звономъ разлетълся вдребезги. Николай Львовичъ съ шумомъ отбросилъ стулъ въ сторону, схватилъ на ходу въ передней свое пальто и шапку и вышелъ изъ дому.

День протянулся медленно, съ непріятнымъ ощущеніемъ какого-то сквернаго осадка въ душѣ, какойто тупой, ноющей боли въ сердцѣ. Вагинъ не обѣдалъ дома и вернулся лишь поздней почью. Время провелъ съ веселой компаніей въ ресторанѣ. Онъ много пилъ, разсказывалъ анекдоты, слегка сальные и неумные, хохоталъ, а въ душѣ его подымался жгучій вопросъ: — Неужели она права? Неужели я создалъ это невозможное, глупое положеніе? Неужели—я виной тому, что у насъ нѣтъ семьи?

Вернулся онъ домой около двухъ часовъ ночи сильно навеселъ. Дверь отворила горничная Маша. Онъ, стараясь говорить твердо и ясно, приказалъ ей:

— Постель приготовьте въ кабинетъ!

Спалъ онъ плохо, мучительно ворочаясь съ боку на бокъ, и все время его жгла одна и та же мысль:
—Неужели я виноватъ? Ну, да если даже такъ, — что теперь дълать? Жить, въдь, вмъстъ нельзя... Откупиться, дать отступного — она не возьметъ. Помириться, продолжать жить по старому... но, въдь, это ужасно. Лгать, лгать...

II.

Вагинъ приподнялся, сълъ на кровати и, сжавъ руками виски, снова сталъ думать.

— Она права, въдь. Моя жизнь съ ней... Въдь, это былъ сплошной гаремъ, гаремъ... Развъ я хотя бы одинъ моментъ думалъ создать семью? — Семью въ истинномъ и лучшемъ значеніи этого слова. Она права: она для меня была именно гаремной одалиской, которую я нъжилъ и въ то же время считалъ чъмъ угодно, только не человъкомъ, мнъ равнымъ, чувствующимъ, какъ

я чувствую, мыслящимъ, живымъ... Да развъ вотъ теперь, вотъ сейчасъ, когда я все это сознаю и понимаю, чувствую, развъ теперь я могу сказать, что я перемънился?.. Все это всосанное, отъ него не избавиться такъ, какъ отъ стараго платья.

Вагинъ снова прислушался къ унылому, однотонному вою гудка, покрывавшему шумъ дождя и вътра,

и подумалъ:

 Чего это они развылись?.. Тоску нагоняютъ только! А дождъ то какой!.. Слякоть, должно быть, отчаянная!... Боже мой, до чего это все надоъло. Опять напяливай суртукъ, тащись по этой мокрети въ гимназію, по одной и той же книжкъ разсказывай все однимъ и тъмъ же болванамъ никому ненужныя, давно набившія оскомину исторіи, сплетничай учительской... А дома? Молчаливый объдъ въ обществъ Валеріи Константиновны, которую онъ никогда не удостаивалъ собесъдованіемъ, томительный, разслабляющій сонъ послъ объда, а вечеръ, долгій и скучный, уходившій на поправку ученическихъ сочиненій.

Ничего живого.

И онъ, только одинъ онъ виноватъ во всемъ этомъ. Онъ внесъ въ свой домъ какое-то ужасное, подавленное настроеніе скуки, тупого бездѣлья, гнетущее, давящее... Чего же онъ теперь хочетъ? Къ чему онъ теперь стремится? Чего онъ требуетъ отъ жены?

Вагинъ поднялся съ кровати, подошелъ къ окну и, пріоткрывъ ставень, заглянулъ во дворъ. Дождь пересталъ идти, но надъ грязной улицей ползалъ какой-то сърый промозглый туманъ. Голыя деревья стояли, какъ скелеты, и на вътвяхъ кое-гдъ мотались желтогрязные листья. Извозчикъ, мокрый, ожесточенно стегая вожжами. всклокоченную лошаденку, протрусилъ по улицъ, увозя кого то плотно закутаннаго въ плащъ на поѣздъ.

— Увхать бы! — подумалъ Ни-

колай Львовичъ. — Уйти отъ этой всей атмосферы, одурманивающей, принижающей.

Въ сосъдней столовой послышался звонъ чайной посуды и потомъ мягкій, сдержанный шепотъ, въ которомъ Вагинъ узналъ голосъ жены:

— Баринъ всталъ уже? Не знаете?

Николай Львовичъ притаился, ожидая, что она скажетъ еще чтонибудь. Но кромъ плеска воды, въ которой Маша, повидимому, полоскала посуду, онъ ничего не услышалъ. Онъ сталъ медленно одъваться. Чай ему горничная, по его распоряженю, подала въ кабинетъ и вмъстъ съ нимъ принесла записочку въ голубовато-сърой "секреткъ" отъ жены. Николай Львовичъ нервно оторвалъ края и сталъ читать. Жена писала:

— Послъ того, что было высказано вчера, намъ оставаться вмъстъ нельзя. Я ухожу отъ Васъ. Это, мнъ кажется, наиболъе простое ръшеніе возникшаго вопроса. О формальностяхъ спишемся. В.

Вагинъ прочелъ и не безъ нѣ-которой доли злорадства подумалъ:

— Какъ разъ... уйдешь! Ломаешься... Куда уйдешь? Безъ денегъ далеко не уъдешь...

Онъ тотчасъ спохватился. Его же собственныя мысли покоробили его. Колеблясь, не зная еще, на что ръшиться, но чувствуя, что надо все это какъ нибудь поправить, загладить, понимая, что порвать—невозможно и нечестно—онъ вышелъ изъ дому. Онъ шелъ, скользя по грязи, и упорно продолжалъ думать.

— Я ея не люблю и не уважаю. Супружеская тихая и ясная жизнь немыслима. Порвать ее нельзя... Что же дълать, что дълать?!

Въ гимназіи онъ былъ угрюмъ и молчаливъ. Онъ сидълъ на кафедръ злой и раздраженный, слушалъ монотонные отвъты учениковъ, задавалъ вопросы, сердился, объяснялъ, и все время его неотступно преслъдовали глазаВалеріи Константиновны.

— А, въдь, она права: только тогда будетъ разуменъ, священенъ и кръпокъ бракъ, когда онъ будетъ свободенъ, когда онъ будетъ построенъ на взаимномъ довъріи. взаимномъ уваженіи, взаимной любви, когда онъ будетъ совершенно свободнымъ дружескимъ союзомъ, когда онъ и жена будутъ друзьями, союзниками въ борьбъ съ жизнью. Все это такъ. Но что же дълать сейчасъ, теперь?.. Разойтись съ ней въдь невозможно. Средствъ у нея никакихъ, я изнъжилъ ее и не давалъ ей возможности работать... и вотъ, теперь... развъ могу я теперь выбросить ее въ море житейское? Что дълать теперь, разъ создано положение глупое, неестественное, фальшивое... Сдаться на компромиссъ? Продолжать жить, прежде, съ той же затаенной, глухой ненавистью другь къ другу? продолжать лгать, какъ лгали другъ другу до сихъ поръ?

Однообразно и скучно тянулся монотонный гимназическій день. Въ учительской было душно и накурено... И вмъсть съ дымомъ въ воздухъ висъла безпросвътная тоска, пошлость и скука. Преподаватель исторіи разсказывалъ едва-ли не впродолженіи всего дня о томъ, какъ его вчера принимала извъстная всему учительскому персоналу Анна Петровна; батюшка звучно смъялся и по своей неизмънной привычкъ хлопалъ его по плечу и называлъ антихристомъ. Въ углахъ бесъдовали о винтъ, хохотали надъ тъмъ, какъ у Ивана Павловича вчера "подвелась дама", совътовались о принятіи репрессалій...

Кое-какъ покончивъ съ уроками, и не попрощавшись ни съ къмъ въ учительской, Вагинъ вышелъ на подъвздъ, дождался, пока швейцаръ позвалъ ему извозчика и, усъвшись, велълъ ему ъхатъ домой. Съ тусклаго съраго неба сыпался на грязную мостовую, на скользкіе тротуары и крыши домовъ мелкій, назойливый дождикъ, несся вмъстъ съ

порывами вътра, вмъстъ съ промозглымъ туманомъ, спускавшимся съ неба. Вагинъ сидълъ, кутался въ воротникъ пальто и неподвижнымъ, остановившимся взглядомъ смотрълъ на мокрую, вздрагивающую холку вохлатой лошадки, на согнувшуюся спину извозчика, на большое неправильной формы сальное пятно на спинъ его армяка и напряженно силился представить себъ общій ходъ предстоявшаго объясненія съ женой. Онъ еще ничего не ръшилъ, ничего не продумалъ.

## III.

Подъѣхали къ дому. Онъ медленно поднялся на второй этажъ и позвонилъ у двери своей квартиры. Отворила ему шустрая маленькая Маша.

— Барыня дома?—спросилъ Николай Львовичъ, глядя на нее и брезгливо подернувъ губами. Узнавъ, что Валерія Константиновна у себя въ спальнъ, онъ, сбросивъ пальто, такъ, какъ былъ, и въформенномъ сюртукъ, не переодъваясь, прошелъ черезъ столовую и взялся за ручку ея двери. Она была заперта.

— Кто тамъ? — послышался изъ глубины слабый, словно надорванный голосъ Валеріи Константиновны.

— Это я... Я хотълъ переговорить съ... вами. Мнъ нужно.

— Боже мой, ужели вы и теперь не можете оставить меня въ покоъ?!

Вагинъ услышалъ мягкіе шаги Валеріи Константиновны, направлявшіеся къ двери, инстинктивно оправилъ на шеть галстухъ и вошелъ. Входя, онъ искоса оглядълъ комнату. По срединъ столъ, чемоданъ, а вокругъ него въ безпорядкъ были набросаны мелкія вещи жены. Со стъны надътуалетомъ были сняты всъ фотографическія карточки, за исключеніемъ его портрета: онъ одиноко болтался на гвоздъ.

Валерія Константиновна была въ корсетъ, откуда некрасиво, склад-ками выступало ея полное, слегка

дряблое тъло. Онъ поморщился. Валерія Константиновна обернулась къ нему и, глядя на него, холодно и спокойно спросила.

— Что вамъ нужно отъ меня? Николай Львовичъ почувствовалъ, какъ кровь прилила ему въ голову и какъ внутри его всколыхнулась тупая жестокая ненависть къ ней.

Но онъ сдержался.

— Прости меня!—заговорилъ Николай Львовичъ, неловко стараясь поймать и поднести къ губамъ ея руку.—Я погорячился. Но, въдь, ты такъ обидъла меня... Такъ больно обидъла. Ну, я согласенъ — я неправъ, но и ты... ты, въдь, тоже... Надо же ладить намъ съ тобой! Такъ нельзя... Ты меня оскорбила, я самъ вызвалъ это, и вотъ, я теперь первый же прихожу прощенія просить... Ну, прости же меня, моя дорогая женочка...

Николай Львовичъ ясно почувствовалъ, какъ противно фальшиво и неестественно прозвучала его послъдняя фраза. Онъ поглядълъ въ ея лицо. Оно было холодно и неподвижно. Рука ея безъ движенія

лежала въ его рукъ.

— Ну, что-же ты молчишь? — съ неестественной улыбкой продолжалъ Вагинъ. — Ну, давай помиримся, старуха... моя милая старуха.. Будемъ жить друзьями, въкъ коротать...

Онъ сдълалъ движение, пытаясь

обнять ее.

Валерія Константиновна вскочила, какъ обожженая.

— Сдѣлалъ мерзость... Сдѣлалъ гадость... Теперь съ поцѣлуями лѣзешь! Знаю, что связана съ тобой. Никуда не уйду. Оставь меня только теперь. Уйди! Я не вынесу. Слышишь... тебѣ говорю!

Вагинъ понялъ, что если онъ теперь употребитъ насиліе—она размозжить ему голову, чъмъ попало. Онъ отшатнулся съ той же неестественной улыбкой на поблъднъвшихъ, дрожащихъ губахъ.

Валерія Константиновна стояла передъ нимъ съ лихорадочно пы-

лающими щеками и вздымающейся грудью и почти кричала:

— Зачъмъ ты издъваешься надо мною? Самъ знаешь, что уйти мнъ отъ тебя некуда... Самъ крылья обърать... Отца и мать обърать пойду что ли?! Съ голоду пропадать... Нътъ мнъ выхода... Некуда мнъ идти... пока могла работать, надо уйти было... поздно теперь... Буду тутъ хлъбъ твой ъсть... съ попреками... Только не лъзь ко мнъ, не ломайся... Ненавижу тебя я... пойми это! Слышишь: ненавижу. Уйди отъ меня!

Николай Львовичъ со вспыхнувшимъ вновь затаеннымъ чувствомъ ненависти и злобы едва сдержался отъ того, чтобы не бросить ей въ лицо цълый рядъ новыхъ оскорбленій и, быстро повернувшись, вышелъ изъ спальни. Онъ прошелъ къ себъ въ кабинетъ и легъ на диванъ, пристально вглядываясь въ тотъ кусочекъ хмураго плачущаго неба, виднълся изъ его оконъ. Онъ заплакалъ бы отъ тоски, отъ отъ раздраженія: горечь скуки, фдкая и жгучая, какъ горечь полыни, наполняла всю его душу. Что-то постылое, противнонеотвязчиво тяжкое со всъхъ сторонъ обступило его, какъ осенняя темная ночь. Онъ думалъ о суетъ, ненужности, о пошлой, противной фальши всего человъческаго.

— Боже мой, какъ все это ужасно, ужасно!.. И ни я, ни она, въдь, не виноваты, въ сущности...

— Жизнь все проклятая...фальшь... ложь... Въдь, мы не живемъ, а лжемъ. Всегда, вездъ, всюду лжемъ... Въдь, наши семейныя отношенія — какая это ужасная, громадная, непоправимая ложь...

Пришла горничная звать объдать. Онъ хмурясь, дълая видъ, что весьма занять газетой, которую захватиль со стола въ кабинетъ, вышелъ въстоловую. Валерія Константиновна

сидъла въ изящной свътлой кофточкъ на своемъ обычномъ мъстъ и разливала супъ. Искоса поглядъвъ на нее, онъ уловилъ на ея лицъ до сихъ поръ еще невиданное имъ выраженіе забитости, тупой покорности, безсилія. Онъ замътилъ, какъ по ея напудреннымъ щекамъ одна за другой поползли свътлыя слезинки, какъ вздрагивали ея полныя губы. И его душу, и его существо наполнило какое-то ужасное, горькое чувство сожалънія, тоски, сосущей, давящей, гнетущей жалости.

Молча окончили объдать. Молча разошлись. Николай Львовичъ прошелъ къ себъ въ кабинетъ и, опершись головой о холодное оконное стекло, сталъ смотръть на улицу. Каждый нервъ его вздрагивалъ, сердце тоскливо ныло, и мысли вихремъ неслись въ головъ, словно безсвязные, отрывочные клочья разбросанныхъ вътромъ тучъ.

Онъ постоялъ у окна, потомъ быстро прошелъ въ переднюю, схватилъ съ въшалки пальто и вышелъ на улицу. Сырость холодной и мглистой ночи сразу охватила его. Онъ съ дрожью запахнулся въ пальто. Скользя перешелъ онъ улицу и пошелъ по тротуару. Накрапывалъ мелкій дождикъ, непріятно охлаждая пылающее лицо. Онъ шелъ и думалъ:

— Сами мы виноваты. Мы сами создали, въдь, эту непреодолимую стъну лжи, обмана, притворства... Мы въ самомъ началъ убили въ себъ все, что могло создать изъ насъ добрыхъ жену и мужа. Все, начиная съ воспитанія и домашней обстановки, вытравляло изъ насъ инстинкты семейственности. А затъмъ жизнь... Въдь, она лки учитъ... Всюду у насъ въ жизни это проклятое фиглярство, и ложь, ложь безъ исхода, безъ конца, безъ выхода...

Е. Азгаровъ.





Широкимъ размахомъ крылъ мощныхъ своихъ Высоко вознёсся орелъ сизокрылый, Все выше и выше, до тучъ золотыхъ, И путь ему вольный онъ не закрыли. Воззвалъ изъ-за тучъ онъ: "Со мною кто хочетъ? Мы къ солнцу нашъ смълый полетъ устремимъ"! И грома ударомъ тотъ окликъ грохочетъ, Но тщетно онъ замеръ надъ міромъ пустымъ. Тогда, одинокій, онъ выше поднялся, И скрылся изъ вида отъ бренной земли, Тамъ воздухомъ горнихъ онъ странъ упивался. Съ нимъ солнца играли златые лучи. Все выше онъ рвался—но рокъ измѣнилъ... Оставили силы, нътъ крыльямъ опоры, И тяжкую скорбь онъ въ душъ затаилъ, Спустился тогда на высокія горы. И понялъ тогда онъ: на въки съ землею Онъ, сынъ ея, связанъ всесильной судьбой, Но къ небу стремился онъ жадной душою, Прельщенный нетлѣнной его красотой. И часто, подавленъ житейской невзгодой, Съ тоской, съ отвращеньемъ на землю глядя, Онъ тамъ, лучезарной обвѣянъ свободой, Тамъ цъпи земныя бросалъ онъ съ себя. И вновь, утомленный, надъ темною кручей Могучій полетъ свой орелъ вспоминалъ, Про солнце и зори, про грозныя тучи Онъ бъднымъ созданьямъ земнымъ разсказалъ.

Борись фуссь.



Былъ знойный лътній день. Поля, луга, лъсъ — все нарядно и ярко сверкало подъ горячими лучами солнца. Раскаленный воздухъ переливался струйками и дрожалъ. Ни ръзкаго звука, ни малъйшаго движенія; одни кузнечики безтолково стрекотали въ густой травъ. Всъ окна нашего волостного правленія были растворены настежь, но духота въ немъ царила нестерпимая.

Работать въ такую погоду невозможно. Какъ-то размякнешь весь, ослабъешь, облънишься. Не хочется пошевелиться, не хочется думать. А на душъ тоска, тоска... И даже лънь докопаться, о чемъ эта тоска... Злишься на все, завидуешь всему, что живетъ и дышетъ внъ этихъ казенныхъ стънъ, которыя опротивъли мнъ до крайности своими облѣзлыми синими обоями, клочками объявленій, пятнами какой-то гадкой сырости въ углахъ. Ушелъ-бы куда нибудь въ лъсъ, на травку, да боишься: вдругъ налетитъ скучающій увздный чинъ, вырвавшійся изъ соннаго города, чтобы развлечь себя распеканціями деревенскихъподчиненныхъ. Уйти нельзя, работать тоже. Скука, отупляющая, мертвяскука! Чтобы на половину облегчить ея гнетъ, я изобрълъ за-нятіе, въ которомъ соединялось

пріятное съ полезнымъ: - я сидълъ у окна и истреблялъ мухъ, наклеивая ихъ крыльями на длинныя полоски бумаги. Сынъ сторожа, Мишка, ловилъ полусонныхъ и, въроятно, скучающихъ насъкомыхъ, а я прикръплялъ ихъ цълыми дюжинами на листочки, смоченные вишневымъ клеемъ. Нъсколько такихъ полосокъ уже ползало на полу; мы лъниво посмъивались надъ тщетнымъ стараніемъ невольныхъ воловъ вырваться изъ-подъ бумажнаго ярма...

Нашему занятію помѣшалъ посѣтитель, молодой крестьянинъ, одѣтый довольно щеголевато, не по деревенски; онъ вошелъ въ комнату совершенно неожиданно. Съ этимъ крестьяниномъ я встрѣчался у нашего учителя и зналъ, что его звали Николаемъ Ивановымъ. Николай, мнѣ показалось, усмѣхнулся. Я покраснѣлъ и, выбросивъ листокъ съ мухами за окно, поднялся, чтобы поздороваться. Николай не торопясь положилъ шапку и связочку какихъто книгъ на скамейку, а потомъ подошелъ ко мнѣ.

- Здравствуйте!
- Мое вамъ! Садитесь.
- Благодарю-съ. Жарко.
- `Очень.

Мы съли. Глупый Мишка совер-

шенно некстати преподнесъ мнъ снова горсть мухъ.

– Иванъ Петровичъ! Вотъ еще. Будешь, что-ли, смазывать?

— Уберись ты!...

Я стыдился Николая.

— А что-жъ, не будешь? — удивился мой помощникъ.

- Сгинь!

Мишка отвернулся и медвъжьимъ перевальцемъ побрелъ на улицу, обрывая на ходу крылья своимъ плѣнницамъ.

- Какъ поживаете? обратился я, не зная, что сказать, къ Николаю.
  - Ничего-съ.
  - А это что за книжечки у васъ?
- Бралъ у учителя; несу назадъ. Въ Питеръ опять думаю ѣхать.

— Опять туда?

 Опять. Что-же-съ? Здѣсь жить нечего. А тамъ и заработокъ, все-съ. Здъсь и поговорить не съ къмъ. Разговору не понимаютъ.

Я обидълся на это замъчаніе. —Какъ не понимаютъ? Развъ же умныхъ людей въ деревиъ иътъ?

Николай сталъ оправдываться. Его понять могутъ только учитель да я — мы читаемъ газеты и книги; больше никто не читаетъ. Мужики его любятъ послушать; слушаютъ, слушаютъ и въ концъ концовъ ошпарятъ словцомъ: складно вретъ! Онъ хоть и мужикъ, а любитъ разсуждать объ умномъ; онъ потерся въ Питеръ, бралъ у разныхъ господъ книги читать, да, наконецъ, и жизни посмотрълъ. Съ нами еще онъ поговоритъ. Онъ не считаетъ себя сильнограмотнымъ, но ему съ нами свободнъй, а съ мужиками тъсно; мужиками мысли въ клещахъ держать надо.

Я согласился съ нимъ, и нашъ разговоръ направился на книги.

- Что же вы брали у учителя?
- Читалъ графа Льва Толстого.
- Интересно?
- Очень даже. Весьма умственный господинъ. Что ни повъсть, то въ самую точку. Вы читали?
  - Немножко.

— Да-съ. Къ примъру вотъ мужикъ сколь до земли жаденъ. Понимаете, какъ онъ, графъ-то, его отчистилъ — замъчательно! этотъ Пахомъ самый бъжитъ, бъжитъ-все бы ему больше да больше; бежаль, бежаль, а все равно - сажень только и получилъ. Отъ глупости все это. И на что земля? Или вотъ насчетъ молитвы-какъ тамъ три-то старика... Или насчетъ купца Аксенова... Очень прекрасно! Только правды совству на свтт...

— Правды нѣтъ? Вы ужъ очень

черно смотрите.

- Нътъ, не черно. Богъ-и тотъ правду видитъ, да не скоро скажетъ, и въ книжкъ такъ пропечатано, -- а люди подавно ее не покажутъ. Такъто-съ!
  - Положимъ...
- Върно-съ. Истинное наслажденіе графа Толстого читать. Ну, и другіе есть, а все не такъ. Я тоже вотъ Монтекристо читалъ. Читаешьдуша замираетъ, даже ночи не спишь, очень хорошо, а мыслей хорошихъ нътъ; только все чего-то словно-бы боишься. Очень хорошо—и ничего нътъ. А тутъ и хорошо, и для ума

Николай говорилъ несвязно, горячился, но я слушалъ его съ интересомъ. Онъ былъ некрасивъ — карявый, чернявый, низенькій; но при разговоръ эти недостатки скрашивались, уплывали. И я почувствовалъ, что моя вялость начинаетъ проходить.

Наша бесъда оборвалась, однако, .на самомъ интересномъ мъстъ. Пришелъ заспанный и зъвающій старшина Захаръ Ильичъ. Николай при видъ начальства вскочилъ съ мъста и, какъ побитая собака, робко попятился къ скамейкъ. Мнъ это бросилось въ глаза и не понравилось; зачъмъ такъ? Захаръ Ильичъ человъкъ добрый, не гордый, не звърьне съъстъ.

Старшина, отдуваясь, грузно опустился на стулъ и заговорилъ со

- Отдыхалъ, Иванъ Петровичъ?
- Нътъ еще.
- Отдыхай, братъ, да опять надо за работу приняться, что-ли, а то, ей-Богу, скучища!.. А тебъ что? повернулся онъ, зъвая во весь ротъ, къ Николаю.

Тотъ встрепенулся и поклонился.
— Я пришелъ, Захаръ Ильичъ,

насчетъ паспорта.

- Паспорта? Куда-же хочешь —
   въ большую деревню, въ Питеръ?
   Такъ точно. Опять туда-же.
- Что-жъ ты, въ какихъ теперь тамъ состоишь?
  - По дворницкой части.
- По дворницкой? Ничего, ничего. Жирная штука, если приспособиться. Деньгу копишь?
- Какія деньги, Захаръ Ильичъ... Старшина засмъялся и сталъ потирать руки, лукаво взглядывая на Николая; онъ, кажется, обрадовался случаю пошутить съ нимъ и хоть на минуту освободиться отъ нашего общаго недуга.
- Какія деньги?! Знаемъ-съ. Да. Бумажныя, надо полагать. А насчетъ паспорта я сейчасъ удовлетворю. Только тамъ за тобой, Николай, что-то есть, кажись. Кажись, приговоръ тамъ надо исполнить. Помнишь?

Николай какъ-то съежился; мнъ показалось, что онъ поблъднълъ и судорожно искривилъ лицо.

— Не припомню, Захаръ Ильичъ. — Развъ? Бываетъ, бываетъ, голубчикъ. Чего на свътъ не бываетъ?

А мы напомнимъ. Иванъ Петровичъ! Возьми-кось, другъ, прошлогоднюю книгу волостного суда. Кажись, въ маъ... Посмотри-ка тамъ, нътъ-ли чего про этого барина...

У Николая затряслись губы. Онъ, ступивъ шагъ впередъ, жалко и то-

ропливо заговорилъ:

— Вспомнилъ, Захаръ Ильичъ... Это я вспомнилъ. Не смотрите ужъ въ книгу-то... Но въдъ, Захаръ Ильичъ, судъ въ тъ поры неправильно разсудилъ... Какъ-же-съ! И ежели разсудилъ, такъ вы завсегда

это можете оставить... Захаръ Ильичъ!..

Я не понималъ Николая. Онъ со мною былъ такой веселый, возбужденный, такой смълый, а теперь трепеталъ, путался въ словахъ, захлебывался. Старшина смъялся.

— Шутникъ ты, Николай! Вишь, я все могу, а? Въ губернаторы, что-ль, меня произвелъ? Али еще выше? Выходитъ по твоему, что я всемогущій... Противъ закону могу дъйствовать... Иванъ Петровичъ—слышишь? Вотъ чудакъ-то, а еще питерецъ!

И мнъ почему-то стало смъшно. А Николай стоялъ передъ нами блъдный, растерянный, безпомощный.

- Нътъ, душенька! запълъ съ ехидной лаской старшина, я ничего не могу. Понимаешь ничего не могу! Ни капельки. Я только...—Захаръ Ильичъ торжественно возвысилъ голосъ, я только исполнительный органъ... Исполнительный органъ! Понялъ?
- Понялъ!—прошепталъ убитымъ голосомъ понурившійся Николай.
- Какой это приговоръ? спросилъ я старшину.
- Тамъ есть! уклончиво отвътилъ тотъ и поднялся съ мъста.
- Ну, другъ, давай деньги за паспортъ... Идти, вынести бланкуто... Ты, Иванъ Петровичъ, напиши ему.

Николай встрепенулся; страхъ его какъ будто-бы началъ разсвиваться. Онъ отеръ потъ на лицв, отсчиталъ старшинъ кучку мелочи изъ стараго кошелька и отошелъ къ скамейкъ. Старшина пересчиталъ деньги, звонко встряхнулъ ихъ на ладони и снова засмъялся.

— А все-же испугался, Николай? Очень испугался? Чего-жъ пугаться? Ничего, дѣло плевое. Пока Иванъ Петровичъ пишетъ, мы съ тобой и прикончимъ. Нельзя, братъ. Ты въ Питеръ уѣдешь, и не воротишься, а то вдругъ помрешь. А меня начальство распечетъ: почему непо-

рядокъ, почему не исполнено? По шапкъ попадетъ. Нельзя, исполнить надо.

Николай какъ будто подпрыгнулъ и снова побълълъ; глаза его безпокойно замигали.

- Послушайте! Да какой-же это приговоръ? спросилъ я его, пока старшина рылся въ архивной комнатъ.
- Такой-съ... началъ онъ, еле шевеля губами, сродственницу я ихнюю оскорбилъ... знаете... Парамониху-то... за ихнее поведеніе нехорошимъ словомъ назвалъ... Вотъ и приговоръ весь...
  - Вотъ что... Да ей такъ и надо.
- Такъ и надо. Такія она здѣсь мнѣ каверзы свела оборони Богъ. Ну, я и не вытерпѣлъ. А мнѣ—вотъ приговоръ.

Старшина вышелъ изъ архива, побрякивая ключами, и подалъ мнъ плакатъ. Николай торопливо и неловко поднялся со скамъи.

- Ну, Николаюшко, такъ пойдемъ.
- Захаръ Ильичъ!
- Я знаю, голучикъ, что я Захаръ Ильичъ. Надо законъ исполнять, Николай Ивановичъ!
  - Отложите, Захаръ Ильичъ!
- Экой ты, братецъ! Нельзя, понимаешь? Понимаешь—нельзя. То есть никакъйшимъ какомъ!

Тутъ случилось что-то странное. Изъ глазъ Николая брызнули слезы, и онъ мгновенно, словно кинутый какою-то невидимой силой, упалъ на полъ предъ старшиной, стукнувшись сразу и головой, и колънями. Старшина чуть-чуть усмъхнулся и тотчасъ-же нахмурился.

Полно, не дури... Я не Богъ.
 Нечего кланяться.

Онъ высунулся въ окно, около котораго на улицъ дремали, сидя на заваленкъ и изръдка мыча другъ другу что-то несвязное, сотскій и волостной сторожъ.

Эй, ребята! Подьте сюда.

Николай всталъ, отряхнулъ пыль съ колънъ и сълъ на лавку, не то морщась, не то усмъхаясь. Онъ избъгалъ смотръть на меня. Я смутно предчувствовалъ приближеніе чегото тяжелаго и тошнотворнаго.

Вошли сотскій и сторожъ. Старшина подмигнулъ имъ на Николая.

Сведите-ка его въ арестную.
 А кашка есть?

Веселый, хотя и сонный, сотскій захохоталъ.

- Кашки надо? Будетъ. Онъ толкнулъ сторожа въ бокъ, вотъ, кумъ! Говоришь тоска. Вотъ те и забава!
- Не утруждайтесь, братцы! криво усмъхнулся Николай.—Я самъ пойду. Покорнъйшее спасибо вамъ, Захаръ Ильичъ!
- —Не на чемъ, милый! У насъ не по питерски. Иванъ Петровичъ! Дайко-сь книгу-то, что я просилъ; надо по закону вычитать.

Я отыскалъ и подалъ книгу, и они, всъ четверо, вышли изъ комнаты.

Я понялъ: Николая будутъ сѣчь. Я былъ очень юнымъ и недавнимъ писаремъ: случай сѣченія являлся предо мною впервые. Правда, я читалъ въ законѣ: не болѣе 25 ударовъ. Но это вѣдь было на бумагѣ; это относилось, казалось мнѣ, къ кому-то далекому отъ меня, можетъ быть даже къ кому-то не существующему. А тутъ—Николай. Сейчасъ мы говорили съ нимъ о Толстомъ, и сейчасъ эти "не болѣе 25 ударовъ будутъ полосовать его спину.

Я помню — былъ я еще совсъмъ мальчишкой и въ первый и въ послъдній разъ въ жизни испробовалъ лозы. Всего три удара, даже не больныхъ, всего три жеста надъ моимъ платьемъ. Но каково мнъ было? Не я ли кипълъ тогда цълую ночь напролетъ своимъ ребячьимъ сердцемъ, не я ли ръшился тогда утопиться? А что-же большой, чтоже Николай?

Паспортъ прямо таки не писался. Меня даже стало какъ будто тошнить.

Все кругомъ—и облъзлыя стъны, и бумаги, и горячій день—показа-

лось чѣмъ-то тусклымъ, сквернымъ, смраднымъ. Приливала свинцовая волна безпредметнаго безпокойства.

Почти безсознательно я вышелъ на крыльцо и взглянулъ на прилъпившуюся къдвору правленія ветхую хатенку съ подслъповатымъ окномъ, носившую званіе "холодной". До меня долетълъ какой-то звукъ. Стонъ это, что-ли? Я бросился назадъ...

Не знаю, какъ я докончилъ бумагу. Меня такъ душило, томило, что я пытался было пъть, чтобы заглушить непривычное чувство.

Въ открытомъ окнъ показалась сіяющая рожа Мишки. Онъ всунулся въ комнату и захлебывался отъ радости.

Иди скоръича, Иванъ Петровичъ! Николку порютъ... Послухай.

Это было совствить мерзко. Я зыкнулть на Мишку, и тотъ убъжалъ, все еще крича:

— Иди, послухай!

Прошло нъсколько долгихъ, безпокойныхъ минутъ.

Николай не вошелъ, а влетълъ въ правленіе. Онъ побъжалъ къ скамейкъ и сълъ было, но тотчасъ-же снова вскочилъ, отвернулся къ окну и сталъ утираться... Онъ плакалъ... Мнъ тоже захотълось плакатъ.

Пришелъ Захаръ Ильичъ. Онъ усмъхался и, хитро метнувъ глазами въ сторону Николая, неторопясь подписалъ паспортъ. — На, Николай, получи.

И Николай, не смъя поднять на насъ взгляда, подошель къ столу и взялъ дрожащими руками бумагу. Захаръ Ильичъ съ прежнею лукавою усмъшкою исподлобья поглядывалъ на него. Николай молча подобралъ свою шапку и книги и молча-же пошелъ къ дверямъ.

— Прощайте, пожалуйста. Впередъ милости просимъ къ нашему столу со своимъ пирогомъ! — хихикнулъ

вслъдъ за нимъ старшина.

Я не выдержалъ и, бросившись за Николаемъ, въ полутемныхъ съняхъ схватилъ его за плечо.

Прощайте, Николай Ивановичъ!
 Онъ вздрогнулъ и, словно задыхаясь, словно ловя воздухъ, всхлийнулъ.

— Прощайте, Иванъ Петровичъ!

Не брезгуете?

Я пожалъ его сухую и горячую руку и еще разъ, шопотомъ, отъ охватившаго меня жгучаго, скорбнаго стыда, произнесъ:

Простите.

Николай улыбнулся какою-то жалкою, точно чужою улыбкой и вышелъ за ворота. И мнъ послышался его тихій, полузадушенный, какъ вздохъ больного, отвътъ:

— Ничего-съ...

И. Мордвиновъ.





I.

Дъдушка Федулычъ, семидесятилътній старикъ, пережилъ почти всю свою семью. Одинъ за другимъ сошли въ могилу его старуха-жена, два сына и объ снохи; онъ же все живетъ и, дастъ Богъ, протянетъ добрый десятокъ лътъ. Не еше смотря на свои преклонные годы, Федулычъ — старикъ кръпкій, бодрый, хотя и съдой, какъ лунь, съ открытымъ, чистымъ лицомъ, изборожденнымъ мелкими морщинками, и съ привътливымъ взглядомъ сърыхъ добрыхъ глазъ.

Отъ надъла дъдъ отказался, такъ какъ отъ всей его когда-то многочисленной семьи только и осталась что одна молоденькая внучка Даша, дочь его послъдняго сына, внезапно умершаго нъсколько лътъ тому назадъ отъ какой то чудной болъзни. Теперь старикъ владъетъ одной усадъбой, состоящей изъ покосившейся на бокъ старой-престарой избенки, двора съ разметавшейся во многихъ мъстахъ соломенной крышей и изъ небольшого огорода, на которомъ у него стоитъ нъсколько ульевъ со пчелами.

Федулычъ страстный онотникъ до пчелокъ. Пчеловодствомъ онъ занимается съ самыхъ молодыхъ лътъ. хорошо знаетъ, какъ надо щаться съ "божьей тварью", какъ ухаживать за нею, знаетъ заговоры и всякія секретныя "средствія", чтобы не смутилъ ихъ недобрый человъкъ, чтобы пчелиный рой не улетълъ на чужую пасъку. На деревнъ болтаютъ, что пчелы того привыкли къ дъдушкъ Федулычу, до того любятъ старика, чтоне только никогда не жалятъ его. но даже когда завидять дъда, то слетаются къ нему, садятся на плечи, на руки, на голову и какъ бы ласкаются къ своему заботлив**ому** хозяину...

Кромъ пчелокъ, у дъдушки Федульча имъется еще и другая живность: коровка Чернавка, съ десятокъ куръ и старый-престарый песъ Шарикъ, который давно уже прожилъ свой звучный теноръ и теперь, вмъсто лая, издаетъ лишь какое-то надтреснутое хриплое шамканье, не страшное даже для робкихъ дъдушкиныхъ куръ.

Выйдетъ дъдушка Федулычъ вечеркомъ на улицу посидъть на завалинкъ, увидитъ его Шарикъ и несется со всъхъ ногъ къ старику, выономъ вьется у его ногъ, какъ бы стараясь сбросить съ себя старческую немоготу и дряхлость. Погладитъ дъдъ своего стараго върнаго пса и ласково скажетъ:

— Старики мы стали съ тобой, Шарикъ!.. Пора бы ужъ давно нашимъ старымъ костямъ на покой...

Завиляетъ песъ пушистымъ хвостомъ и долго и умильно смотритъ прямо въ глаза своему старому хозяину.

Лѣтомъ старикъ почти цѣлые дни возится съ своими пчелами, а Даша занимается огородомъ, ходитъ съ молокомъ, яицами, овощами и медомъ въ губернскій городъ, отстоящій отъ ихъ деревушки всего въ верстахъ въ пятнадцати. Медъ Даша обыкновенно или разноситъ по знакомымъ купеческимъ домамъ, или поставляетъ въ лавки сразу по 10—15 фунтовъ.

Трудолюбивый дѣдушка Федулычъ и въ зимнее время не сидитъ безъ дѣла. Онъ чинитъ, а иногда даже берется шить сапоги и башмаки своимъ нетребовательнымъ однодеревенцамъ.

- Оно хоша и не больно казисто, да за то прочно... Его, дъдову, сапогу износу нъту!—отзываются про работу Федулыча мужики.—Основательный чеботарь! Да не токмо что по одному сапогу, а и по всъмъ дъламъ совъстливый дъдъ...
- Охъ, дъвоньки, праведный старичекъ! Не только бы человъка, никакую животную не обидитъ! – вто-

рятъ имъ бабы.—Ужъ и какже не праведникъ, когда къ нему сами пчелки Божьи ластятся...

Хотя и не великъ годовой заработокъ дъдушки и внучки, ну а все-таки живутъ исправно, не нуждаясь, находя даже возможностьпомочь и другимъ.

Нъкоторыя изъ злоязычныхъ деревенскихъ кумушекъ, впрочемъ, увъряютъ, что праведенъ-то онъ праведенъ дъдъ, а все же живетъ не безъ ума и успълъ сколотить коечто про черный день. Но кумушекъ хотя и слушають, а върять имъ мало-Однако, кумушки болтали все же не безъ основанія. Дъдушка еще сравнительно недавно ежегодно откладывалъ по нъскольку рублей въ особый мѣшочекъ, который хранился у него въ подклъти. Но скопидомничалъ такъ старикъ не для себя, не изъ какой-нибудь жадности къ деньгамъ, а копилъ для своей любимой внучки. Не боится онъ смерти и съ полной безропотностью готовъ встрътить ее, но болитъ его старое сердце за сиротскую дъвичью долю Даши. И неръдко цълую ночь не смыкаетъ старикъ глазъ, ворочаясь на печи съ боку на бокъ. Мучаютъ его тяжелыя думы, даютъ спать, давятъ душу тре-

— Оно, конечно, Даша—дъвица скромная, работящая, -- думаетъ дъдушка, - а все же мнъ легче въ гробъ ложиться, знаючи-въдаючи, что она за хорошаго человъка пристроена. Ужъ какая доля дъвичья, хоша бы и при исправномъ хозяйствъ! Она, женская-то слабость, и въ работницахъ, и въ смиренницахъ есть. Молодая кровь, молодое сердце! Его на цъпь не посадишь, къ тачкъ не прикуешь.. А теперь какой мущинскій народъ! Примаслится, прильстится, вкружить девке голову, -- тоже въдь у ней сердце-то не камень, на то и дано, чтобы ласки искать... А охальнику-то того толькои надо! Сорветъ онъ красоту и честь дъвичью, оберетъ до нитки, рубаш-

ки даже не оставитъ, а тамъ и "прощенія просимъ"... Ужъ ежели теперича мужья отъ женъ мыкаются. такъ хахалю-то что!.. Будетъ онъ потомъ въ товариществъ по кабакамъ хвастаться, дввичью честь срамить... Ему бы што, а она хоть въ петлю лъзь! Охъ, далъ бы Господи до кончины моей Дашу замужъвыдать!-вздыхаетъ старикъ. - А гдъ теперь хорошаго жениха взять? Лодырейто оно, конечно, много по деревнъ шляется, такъ въдь лодырь-то, хотя и "по закону", а чего добраго, не лучше хахаля будетъ... Чего тутъ!.. Хуже еще! Жена на него работай, а онъ, пьяница, въ кабакъ сидитъ, а придетъ изъ кабака, жену будетъ **Ф**ить, да охальничать... Ужъ видно такъ, что теперь по крестьянству хорошій женихъ выводится. Его теперь днемъ съ огнемъ ищи! Теперича еще, какъ же безъ приданагото? — размышляетъ дъдушка. — Пускай, найдется и хорошій человъкъ, а безприданицу-то жену его сродники заъдятъ-заклюютъ. Оно хоша и исправное у насъ хозяйство, да что въ ёмъ! Для насъ двухъ-то Божьихъ сиротъ, стараго да малаго, ладно, а для хозяйственной семьи, да еще ежели дъти пойдутъ... и... и... одинъ гръхъ! Нътъ, надо Дашуткъ приданое копить загодя, пока она еще не перестарокъ...-съ полнымъ убъжденіемъ чуть не вслухъ думаетъ дъдушка Федулычъ. – Господи Боже, Царь Небесный!—шепчетъ онъ.— Продли ты въку мнъ, рабу твоему!.. Не для себя прошу!.. Пожилъ я на свътъ бъломъ, зналъ и радость, и горе, и благодарю Тебя, Создатель, что Ты взыскалъ меня!.. Да не будетъ мнъ ни въ судъ, ни въ осужденіе молитва моя! Прошу я за внучку мою, за ея долю сиротскую!.. Одинъ я у ней... Кто ее пожалветъ, кто объ ней попечалится, кто позаботится!..

И не напрасны были мучительныя тревоги и горячія молитвы дъдушки Федулыча.

Даша—дъвушка красивая, невы-

сокая, но полная, круглолицая, бълолицая, съ нъжнымъ румянцемъ на щекахъ, съ кроткими сърыми глазами и длинной, густой русой косой. На нее давно уже стали заглядываться не только деревенскіе парни, но и городскіе лавочники, приказчики и даже купеческіе сынки. Парни начинали съ ней заигрывать, лавочники и приказчики отпускали "коварные каплименты", а купчики позволяли и большее... Но отъ этой кроткой, наивной и чистой дввушки, воспитанной умнымъ и добрымъ, горячо-любящимъ ея старикомъ-дъдомъ, отскакивали безслъдно всъ эти "заигрыванія", "коварные каплименты" и купеческія пошлости, сдабриваемыя заманчивыми объщаніями. А впрочемъ, ей уже минулъ восемнадцатый годъ, а это такое время дъвичьей жизни, когда молодое сердце начинаетъ бить тревогу, инстинктивно жаждать ласки, привъта, любви...

II.

Григорій, сынъ бъдной вдовы, живущей на самомъ краю деревни, въ убогой, разваливающейся избенкъ, былъ 23-лътнимъ юношею. Въ внъшности ничего не было привлекательнаго съ точки зрънія деревенскихъ кокетокъ. Средняго роста, но плотный и мускулистый, съ большими руками и ногами, скуластый, курносый, съ неправильными чертами лица и съ ръдкими вихрястыми черными волосами, онъ грубо былъ скроенъ матерью-природой. И тъмъ не менъе, въ этомъ неповоротливомъ и некрасивомъ париъ было что-то подкупающее. Его прекрасные, большіе, темные глаза говорили о правдивости, чистот в души и твердости характера, а вмъстъ съ тъмъ, въ нихъ можно было подмътить нъчто мыслящее, вдумчивое, съ оттънкомъ мечтательной и сосредоченной созерцательности. Онъ былъ не разговорчивъ, упорно отказывался отъ кабацкаго веселья товарищей, избъгалъ вечеринокъ и посъдокъ, не участвовалъ въ "буяхъ", не заигрывалъ съдъвками, но всегда былъ отзывчивымъ и преданнымъ товарищемъ. И если среди деревенскихъ парней находилось нъсколько зубоскаловъ, подсмъивавшихся надъ бъдностью и неказистой ностью Григорія, то большинство любило и даже уважало его за открытый и прямой характеръ, твердость въ словъ, за готовность. по силъ возможности, постоять въ бъдъ за всякаго, наконецъ, всъ однодеревенцы, хотя и не безъ нъкоторой ироніи, считали его умнымъ, грамотнымъ и даже "ученымъ" человѣкомъ.

— Гришка онъ, братъ, того... върный человъкъ!.. Не продастъ, не выдастъ... Не смотри, что онъ такой букой ходитъ!—хвалили Григорія его доброжелатели-парни.—Да и то сказатъ, ума палата и въ книжку читатъ гораздъ... Онъ, братъ все знаетъ, гдъ какой народъ живетъ, какіе города на свътъ есть, гдъ какая звъзда или планида свътитъ... Онъ, братъ... одно слово...

 Ученый! Ученый!—язвили зубоскалы.—То-то, что ученый... Съ матерью съ голоду чуть не помираютъ!

— Бъдность, братъ, не порокъ!— возражали Григорьевы доброжелатели.—Цыплятъ-то, братъ, по осени считаютъ... Вотъ онъ теперича голъ, какъ соколъ, а тамъ, глядишь, тебъ же передъ нимъ шапку ломать придется... То-то, братъ!.. Не плюй въ колодезь-то... Всяко бываетъ...

— Это передъ Гришкой-то шапку ломать! — кричали обозленные зубоскалы. — Кабы мы ему шапку не сломали, косоротому черту!.. У него, голтяпы, и рожа-то, словно на ней черти горохъ молотили...

Присутствовавшія при такихъ преніяхъ дъвки тоже хихикали и радо-

стно вторили зубоскаламъ:

— Точно что рожа... плюнуть противно!.. А давно бы, ребята, ему шапку наломать слъдоваетъ... Зазнался больно, умникъ-то этотъ!..

И всетаки никто ему шапки не

ломалъ... Смъшливыя дъвки, острившія надъ нимъ, особенно въ большой компаніи, при встръчъ съ Григоріемъ одинъ на одинъ, какъ-торобъли и тихо проходили мимо, опустивъ голову. Враждебное чувсмъшивалось ВЪ какимъ-то страннымъ, затаеннымълюбопытствомъ. Имъ иногда хотъчтобы этотъ, всегда серьезный, некрасивый парень сказалъ-бы имъ хотя одно слово, — но скажи онъ это слово, онъ толькопереконфузились-бы и не знали, чтоотвъчать... Неръдко тъ-же самые зубоскалы - парни, которые пьяную руку" пускали вслъдъ Григорію "кръпкія слова", обращались къ нему за совътами.

— Ужъ ты прости, братъ Гриша, — начиналъ обыкновенно свою ръчътакой "озорникъ", —что иной разъ

по пьяному дълу зря ума...

— Что зря ума, да еще по пьяному дълу, — спокойно перебивалъего Григорій, — о томъ и говорить не

стоитъ. Говори о дълъ...

И Григорій давалъ дъльный совътъ, писалъ письма и прошенія, а иной разъ начиналъ и лично хлопотать въ "волости", у земскаго начальника, въ земской управъ. И неръдко толково начатое дъло выгорало. Вслъдствіе этого значеніе Григорія въ его деревнъ все болье и болъе возрастало. Даже "старики", которые все еще не могли забыть его бъдности и того, что у него "на губахъ молоко не обсохло", случалось, внимательно слушали его. А въ результатъ получалось то, что, напр., при возникшихъ между его деревней и сосъднимъ помъщикомъ земельныхъ недоразумъніяхъ Григорію удалось предовратить весьма серьезную бъду, нависшую было надъ головами его деревенцевъ. И вотъ ласкательное "Гриша" и да-же почтительное "Григорій Иванычъ" все болѣе и болѣе стало вытъснять и, наконецъ, почти совсъмъ вытъснило презрительное "Гришка"...

Отношенія "начальства" къ Григорію были тоже не лишены своего рода интереса. Въ земской управъ встръчали его всегда привътливо и даже одинъ прекраснодушный земецъ громогласно заявлялъ:

— Это, господа, будущая культурная сила, вышедшая изъ самого народа! Привътствую, привътствую васъ, Григорій Иванычъ... Дай Богъ, чтобы наше земство удостоилось чести видъть васъ въ числъ своихъ гласныхъ отъ крестьянъ!.. Въдь не откажетесь, надъюсь, Григорій Иванычъ?—не безъ пафоса вопрошалъ земецъ, пожимая руку Григорія.

— Отчего-же!.. Если представится возможность... — скромно отвъчалъ

Григорій.

Волостной старшина и волостной писарь, освъдомленные о томъ вниманіи, которымъ пользовался Григорій въ земской управъ, всегда, хотя и не безъ ироніи, выслушивали его и ръдко ръшались на каверзы... Земскій начальникъ, человъкъ ръшительныхъ взглядовъ И суроваго нрава, съ нъкоторымъ не то недоумъніемъ, не то даже подозръніемъ взиралъ на этого "образованнаго мужика" и въ дъловыхъ бесъдахъ съ нимъ, сохраняя при этомъ нѣсколько пренебрежительный тонъ, постоянно мъшалъ "ты" съ "вы"... Мъстный становой приставъ, въ сущности не видя "опасныхъ поступковъ" со стороны Григорія, все-же время отъ времени внушалъ мъстному уряднику:

Ты, братъ, того... Присматривай и прислушивайся на всякій случай...

— Слушаю-съ,-ваше-родіе! — гаркалъ, вытянувшись, урядникъ и "присматривая и прислушиваясь", никакихъ "поступковъ" "пока что" не замъчалъ...

Письмоводитель "земскаго", добродушный старичекъ съ краснымъ носомъ и въчно съ "мухою", очень благоволилъ къ Григорію, хотя и не могъ вмъстъ съ тъмъ понять, что ему за охота "соваться не въ свое дъло".

- Дѣльно, братъ Гриша, очень дѣльно!—похваливалъ онъ Григорія, читая написанное имъ "прошеніе".— А всетаки, братъ, извини... Я этого никакъ не понимаю! Говорятъ, что ты гроша мѣднаго не получаешь за эти хлопоты и слезницы?
- Денегъ никогда не беру, но если матушкъ что принесутъ натурой, то не препятствую, отвъчалъ Григорій. Да и то сказать, продолжалъ онъ, народъ у насъ бъдный, самъ еле прокармливается. Ну, а если общественное, мірское дъло, такъ развъ можно за него деньги брать? Въдь я такой-же крестьянинъ, какъ и всъ наши деревенскіе... Какое-же я имъю право искать вознагражденія за то, что обязанъ дълать, какъ членъ своего общества?

— Эхе, хе!—сокрушенно замѣчалъ письмоводитель, затягиваясь папиросой изъ дешевенькаго табаку.—Тото что общество!.. Только смотри, братъ, Гриша, какъ-бы тебѣ съ этимъ самымъ обществомъ въ бѣду не попасть!..

 Но я ничего дурнаго не дълалъ и всегда по закону...

- По закону? Это, братъ, хорошо, что по закону... А все-же подальше-то лучше... неровенъ часъ!.. Понимаешь?
  - Да что тутъ понимать-то?
- А то, что всякъ сверчокъ знай свой шестокъ. Кто ты, къмъ ты уполномоченъ? Ты частное лицо...
- Я въ своей деревнъ не частное лицо! горячо возражалъ Григорій. Повторяю, я крестьянинъ и членъ своего общества... Я сижу на своемъ шесткъ!..
- Брось, говорю!—урезонивалъ его письмоводитель. Ну, какой крестьянинъ съ твоей головой, человъкъ съ понятіемъ и начитанный! Все это блажь одна! Ступай въ городъ, поступи въ контору, а то выдержи экзаменъ на частнаго повъреннаго... Хорошія деньги будешь зарабатывать, настоящимъ человъкомъ будешь... А здъсь ты что? Нерыба, не мясо!..

— Я буду тъмъ, что я есть и чъмъ я родился!—твердо отвъчалъ Григорій. — Въ городъ мнъ нечего дълать, мое дъло въ деревнъ! Я родился крестьяниномъ и умру крестьяниномъ...

Григорій превосходно, съ наградой, окончилъ земскую школу. Но окончивъ курсъ, онъ не прерывалъ нею отношеній. Правда, онъ помогалъ старухъ — матери по домашнему хозяйству, онъ пахалъ, свяль, борониль, косиль, — однимь словомъ, исполнялъ всв крестьянскія работы, какъ и прочіе его однодеревенцы, но все свободное время, не смотря на усталость послътяжелаго труда и если при томъ не приходилось давать совътовъ, писать прошеній и пр., онъ или посвящалъ чтенію, или ходилъ въ село, къ своему бывшему учителю, который всегда по пріятельски встр'вчалъ своего бывшаго ученика. Григорій перечиталъ всъ книги, какъ находящіяся въ болѣе чѣмъ скромной школьной библіотекъ, такъ и лично принадлежащія учителю. Мало того. За книгами онъ ходилъкъ другимъ учителямъ и даже въ городъ, гдъ у него, при посредствъ-же учителей, завелись интеллигентные "дружки", охотно бесъдовавшіе съ этимъ талантливымъ юношею и снабжавшіе его книгами беллетристическаго и, главнымъ образомъ, научно-популярнаго содержанія.

Сохраняя связи съ своей бывшей школой, онъ, съ разръшенія инспектора народныхъ училищъ, приниучастіе, какъ лекторъ, малъ устраиваемыхъ иногда въ публичныхъ чтеніяхъ съ туманными картинами. Наконецъ, въ зимнее время, когда отлучался въ городъ или заболъвалъ учитель, онъ, къ недоумънію и даже нъкоторому неудовольствію батюшки — законоучителя, но съ разръшенія все TOTOже инспектора, занимался даже съ учениками.

Инспекторъ народныхъ училищъ, самъ образцовый педагогъ, другъ и

поклонникъ земства, не столько начальникъ, сколько товарищъ народныхъ учителей, неоднократно вступалъ въ продолжительныя бесъды съ Григоріемъ, рекомендуя ему выдержать экзаменъ на учителя и избрать педагогическое поприще.

 Отъ дъла къ другому дълу. Михаилъ Васильевичъ, бъгать приходится, --- возражалъ Григорій, -великое дъло учительство, и счастіе и честь долженъ бы я почесть быть учителемъ, но я крестьянинъ и долженъ крестьянствовать... Спасибо земству, школъ, вамъ, доброму человъку, моему учителю. темъ людямъ, которые давали мнъ хорошія и полезныя книжки... Глубокое спасибо! Просвятили меня, открыли мнъ глаза, научили познавать самого себя и окружающую жизнь... И всетаки я долженъ оставаться крестьяниномъ — пахаремъ... Неужели-же. Михаилъ Васильевичъ. воодушевленно восклицалъ Григорій, - грамотному и даже мало-мальски просвъщенному человъку постыдно быть крестьяниномъ и пахать родную землю! Да зачъмъ-же, скажите, тогда и эти школы, и эти хорошія книжки? Не для того ли онъ, чтобы сдълать крестьянина человъкомъ не хуже другихъ, разсъять его невъжество, суевърія, внушить ему уваженіе къ самому себъ, пробудить въ немъ самодъятельность? Вотъ я теперь собственнымъ своимъпримъромъ и хочу доказать, уже болъе спокойнымъ тономъ продолжалъ Григорій, — что школа, книжки и добрые люди просвътили меня не для того, чтобы я бросалъ великое дъло моихъ отцовъ и дъдовъ, а для того, чтобы внести въ него все, что дало мив просвъщеулучшить, усовершенствовать его... Живя среди крестьянъ, моихъ однодеревенцевъ, работая такъ же, какъ они, я долженъ доказать, что вовсе не ихъ трудъ ставитъ какъ будто-бы ниже другихъ людей, а совершенно особыя условія... Я знаю, что мои однодеревенцы

иногда подсмъиваются надъ моими "книжками", ворчитъ иногда и моя старуха — мать за мою склонность къ нимъ, а я чувствую, что малопо-малу вокругъ меня все-же возникаетъ нъчто новое, хорошее, здоровое... Смѣяться—смѣются, ворчать ворчатъ, а въ случаѣ чего наиболѣе важнаго идутъ все-же ко мнѣ, совътуются со мною и върятъ мнъ, върятъ потому, что я и "ученый", и вмъсть съ тъмъ свой человъкъ, такой же, какъ и они... А потому, думаю такъ, что у учителя свое! Нътъ, свое дъло, у меня Михаилъ Васильевичъ! — съ загоръвшимися глазами говорилъ Григорій, до боли похрустывая корявыми пальцами своихъ большихъ некрасивыхъ рукъ. — Я долженъ остаться въ своемъ углу, среди своихъ и съять, и съять!.. Мелки, малы мои дъла, но пока что, и то ладно, и то дѣло! Придетъ время, явится потребность въ большихъ дълахъ, — ну, такъ что-же? Съ Божьей помощью и по своему разумънію примемся и за большія дъла! И постоимъ, постоимъ, Михаилъ Васильевичъ!.. Молодъ я, но върьте въ мое кръпкое мужицкое слово!...

Съ глубокимъ вниманіемъ слушалъ инспекторъ горячую рѣчь Григорія. Его добродушное лицо все болѣе и болѣе принимало радостное выраженіе, а умные, добрые глаза затуманились. Наконецъ, онъ не выдержалъ. Изъ глазъ его выкатилось нѣсколько слезинокъ, и не смотря на свою полноту, онъ быстро поднялся съ своего стула, бросился къ Григорію и крѣпко его обнялъ.

— Оставайтесь крестьяниномъ и крестьянствуйте!—горячо заговорилъ этотъ благородный человъкъ, кръпко пожимая руки симпатичнаго юноши.—И благословить васъ Богъ! Наше интеллигентное "хожденіе въ народъ", идеалистическое и отвлеченное, было шалостію и забавою

сравнительно съ вашей миссіей проснувшагося и жаждущаго дъла крестьянина. Благодарю, благодарю васъ!—еще болъе горячимъ тономъ продолжалъ этотъ искренній общественный дъятель.—Вы освъжили моюдушу великой радостію и надеждою, благодаря вамъ, я убъдился, чтонаше земство, наша народная школа, которой я отдалъ всю свою жизнь, существовали не напрасно и дълали свое лъло!..

Черезъ нъсколько мъсяцевъ не стало этого благороднаго дъятеля на нивъ народнаго просвъщенія. Онъ умеръ на своемъ посту. Объвзжая народныя школы въ раіонъ, гдъ свиръпствовала эпидемія сипного тифа и куда ему настойчиво совътовали не ѣздить, но куда онъ поъхалъ, сознавая свой долгъ посътить учителей и учительницъ наиболъе тяжелое для нихъ время. онъ заразился тифомъ. Сотни учителей и учительницъ со всъхъ уъздовъ, гдъ онъ инспектировалъ, собрались въ городъ, чтобы проводить прахъ своего любимаго и достойнаго руководителя въ мъсто послъдняго упокоенія. Кънимъ, какъ одинъ человъкъ, присоединиласъ и вся городская интеллигенція. Былъ и Григорій, а съ нимъ не мало и мужичковъ, вспомнившихъ о "добромъ баринъ", такъ ревниво заботившемся о просвъщеніи ихъ ребятишекъ...

Когда при пъніи "Въчной памяти" опускали въ могилу гробъ, Григорій невольно вспомнилъ свою послъднюю бесъду съ покойнымъ.

— "Нынѣ отпущаеши"... Ты сдѣлалъ, что могъ! — тихо прошепталъ онъ, утирая рукавомъ катящіяся изъглазъ слезы.—Но я также твердо исполню свое мужицкое слово!.. И постою, и постою!...

Замънившее покойнаго лицо запъло другія пъсни и даже вступило въ борьбу съ земствомъ. Прежній учительскій персоналъ сталъ постепенно замъняться новымъ, соотвътствующимъ воззръніямъ своего руководителя. Мракъ нависъ надъ народною школою...

— Ну, такъ что-же?.. Пускай!— думалъ Григорій, созерцая эти перемъны.—А я все таки постою!..

## III.

На самой окраинъ губернскаго города, въ подвальномъ помъщеніи небольшого двухъ-этажнаго, каменнаго дома, занимаемаго простонароднымъ трактиромъ, въквартирълегкового извощика Никиты Бульварова, вотъ уже третій день, какъ идетъ грязная, пьяная оргія. Тамъ пьянствуетъ въ компаніи Никиты, другихъ извозчиковъ, разной мастеровщины, прачекъ, судомоекъ и проститутокъ самаго низшаго разбора купецъ-милліонеръ и потомственный почетный гражданинъ Василій Марковичъ Рыбниковъ...

Василій Марковичъ чтитъ святость своего очага. Періодически запивая и зная свой "широкій карактеръ", онъ стыдится показывать себя передъ своими домашними и многочисленными служащими въ образъ грязной, циничной и сумасшедшей свиньи. Многіе изъ купечества находятъ-и до нъкоторой степени не безъ основанія, что это со стороны "Васьки" это и "очень даже благородно"... Но дикіе дни запоя Василій Марковичъ проводитъ "отдъльныхъ кабинетахъ", не въ ресторанахъ, ни даже у своихъ многочисленныхъ прихлебателей, а въ самыхъ грязныхъ, низкопробныхъ притонахъ, предпочитая, впрочемъ, квартиры своихъ "дружковъ" --- извозчисовершающихъ съ нимъ въ ковъ, болъе трезвенное время ночныя таинственныя путешествія по городу, по ярмаркъ, а преимущественно по знаменитому въ своемъ родъ "развеселому Кунавину-селу", имъющему особливую притягательную силу для купеческихъ широкихъ натуръ...

На хозяйской двуспальной кро-

вати, среди пуховыхъ подушекъ, не прикрытый даже одъяломъ, въ самой откровенной позъ, въ одномъ нижнемъ бъльъ и босой, лежитъ именитый купецъ. "Борода его всклокочена и дешевкою подмочена". Дикіе, мутные глаза смотрять съ сизобагроваго широкаго, вспухшаго купеческаго "обличья" куда-то неопредъленно, въ темный уголъ подвала. Въ головахъ сидитъ въ новомъ шерстяномъ платьъ, съ золотой брошкой и съ тяжелымъ золотымъ браслетомъ на правой рукъ полногрудая Аграфенушка, жена Никиты, и "ищется" гребешкомъ въ купеческихъ "волосьяхъ". Въ ногахъ помъщается молодая красивая Никитина свояченица Аксеньюшка и шекочетъ купеческія пятки. Возліз кровати стоитъ огромный кухонный столъ, покрытый грязной и залитой всякими питіями красной скатертью и уставленный недопитыми четвертями съ водкой, лиссабонскимъ и "красненькимъ", стаканами и чайными чашками, тарелками и блюдечками, съ солеными огурцами, шинкованной капустой, клюквою, колбасой, паюсной и свъжей икрой. Вокругъ стола, -- во главъ съ чернобородымъ хозяиномъ квартиры, Никитой Бульваровымъ, въ красной рубахъ съ оборваннымъ рукавомъ и безъ пояса, — сидитъ и стоитъ группа то и дъло пьющихъ и закусывающихъ, сильно пьяныхъ и "растерзанныхъ" мужиковъ и бабъ. Тутъ-же, ближе къ именитому купцу, сидитъ и гармонистъ изъ ближайшей пивной лавки, Мишка Кукишъ, отчаянно нажаривающій на гармоникъ то "камаринскаго", то "барыню". Крикъ, шумъ, брань, изъясненія въ дружбъ и любви, пересыпаемыя поминовеніемъ родителей, и среди всего этого безалабернаго гвалта визгливыя выкрикиванія лихо подбоченившейся прачки:

> Заложу свои тазы, Куплю милому часы...

А тамъ, по угламъ и вдоль стѣнъ, среди пустыхъ ведерныхъ и полу-

ведерныхъ бутылей, "мертвыя тъла" **УПИВШИХСЯ И СПАВШИХЪ "ВЪ ОБНЯТКУ"** безъ различія общественныхъ положеній: любимый "забавникъ" и прихлебатель Василія Марковича, отставной майоръ Чертовъ съ пропившимся портнымъ Ильюшкой Уховымъ, кутящая купеческая дочь и любительница сильныхъ ощущеній Авдотья Семеновна въ элегантномъ шелковомъплатьъ, впрочемъ, сплошь измазанномъ и залитомъ, съ оборванной и босоногой кабацкой потаскушкой Танькой Бълорыбицей... Тутъ-же на бархатной кофточкъ съ дорогими кружевами сидитъ и Пашка Сусалая, то спускающаяся до самыхъ низкопробныхъ притоновъ, то вновь, по милости Василія Марковича, разъъзжающая на рысакахъ и живущая въ роскошной квартиръ. Съ распущенными и спутавшимися волосами, въодной, разорванной съ верху до низу, шелковой женской рубашкъ, она старается подняться, но не можетъ и опять падаетъ на свою кофточку.

— Милые!.. Голубчики! — стонущимъ тономъ обращается она къ пирующимъ за столомъ. — Христа ради!.. Пожалуйста!.. Хоть одинъ стаканчикъ!.. Смерть моя!..

Но пирующіе ноль вниманія!..

— Сволочи! — разражается тогда, съ присовокупленіемъ истинно-русскихъ крылатыхъ словъ, Пашка Сусалая, и вдругъ съ пьяными слезами на глазахъ начинаетъ съ сильнымъ хрипомъ въ голосъ вопить на весь подвалъ:

Влюбилась я въ тирррана, Въ мошенникъ-падлица... Зачъмъ тиррранъ тиррранишь И мучиншь меня...

Грязно, сыро, душно,—всевозможные ароматы съ преобладаніемъ, впрочемъ, прокисло - алькогольнаго, носятся въ подвалъ.

— Все это мнъ, однако, надоъло... Молчать! — вдругъ раздается среди пьянаго гвалта нъсколько какъ-бы надтреснутый, но ръзкій и повелительный голосъ Василія Марковича.

И его увъсистый кулакъ обрушивается на столъ съ такой силой, что дребезжатъ бутыли, стаканы, чашки, тарелки.

Въ подвалъ моментально устанавливается тишина, нарушаемая лишь

воплемъ Пашки Сусалой:

Вазьми въ руки писталетикъ, Простръли ты грудь маю... Этимъ самышимъ манерромъ Уничтожь ты жисть маю...

-- Вышвырнуть ее вонъ! -- реветъ Василій Марковичъ, и его кулакъ опять грохается о столъ.

— Молчи, стерва!.. Убью! — съ остервенъніемъ бросается Никита на Пашку Сусалую и, ухвативъ ее за волоса, тащитъ изъ подвала.

 Каррраулъ!.. Ръжутъ!..--раздирающимъ голосомъ вопитъ Пашка

Сусалая.

Но Никита съ искаженнымъ звърскимъ лицомъ и воспаленными отъ продолжительнаго пъянства глазами волочитъ пъяную женщину по грязному, затоптанному и заплеванному полу, подбодряя своими сапожищами по холеному тълу ту самую женщину, которую еще нъсколько дней тому назадъ, стоя въ передней ея шикарной квартиры, онъ почтительно называлъ "сударыней" и у которой униженно-плутовато просилъ "на чаекъ"...

Въ то время, какъ Никита съ жестокими побоями водворяетъ Пашку Сусалую въ сарай, Василій Марковичь, очевидно, начинавшій нъсколько приходить въ себя, дикими глазами осматриваетъ окружающую его компанію.

— Ну, и много-же всякой сволочи вокругъ моего капиталу околачивается! — съ досадливо-презрительной улыбкой говоритъ онъ, а потомъ плаксиво-капризнымъ голосомъ стонетъ.—Грушка!.. Аксютка!.. Квасу, шлюхи!..

Сидящія съ нимъ на кровати женщины суетятся и бросаются исполнять приказаніе.

 Кушайте, батюшка Василій Марковичъ!.. Извольте, отецъ-благодътель, головку приподнять а то, неровенъ часъ, замочиться, батюшка, изволите...

Когда Василій Марковичъ, тяжело дыша, "изволитъ кушатъ" квасъ, въ дверяхъ появляется Никита.

— Никитка!.. Душно!.. Воздуху!..— задыхающимся голосомъ кричитъ Ва-

силій Марковичъ.

- Сами, батюшка Василій Марковичъ, изволите знать, что у насъ саду нътъ, почтительно заявляетъ Никита, на дворъ, можетъ, прикажите?
- А плевать!.. На дворъ, такъ на дворъ!..

— Перину прикажите вынести?

- Къ черту перину! раздражается Василій Марковичъ, и въ его осоловълыхъ глазахъ проглядываютъ злость и тоска. Буду я себя безпокоить!.. Тащи, чертъ, на кровати!..
- Никакъ этого невозможно, ваше степенство, Василій Марковичъ, не безъ опаски докладываетъ Никита,—кровать огромадная, а дверь узкая... не пролъзетъ!..
- Я!.. Съ моимъ капиталомъ!.. Да, какъ ты смъешь, собачій сынъ!— злится Василій Марковичъ, приподнимаясь съ постели.—Я съ моимъ капиталомъ скрозь замочную скважину пройду!.. Ломать косяки!.. За все плачу... и за труды, и за убытки.
- Ребята, ломай косяки, выворачивай кирпичи!—кричитъ Никита мужчинамъ. Господинъ купецъ за все платитъ!..

Вооружившись топорами, косарями, вилами, принесенными съ конюшни, и другими сподручными въ данномъ отношеніи инструментами, вся почтенная компанія энергично принимается за "работу",—и черезъ какихъ-нибудь полчаса вмъсто двери образуется такое отверстіе, черезъ которое не только можетъ пройти двуспальная кровать, но даже проъхать цълая тройка съ тарантасомъ.

— Спасибо вамъ, молодцы! Почтили вы мою честь!—не безъ удовольствія говорить Василій Марковичь, выпивая стакань водки и закусывая соленымь огурцомь.—Никитка, — добавляеть онь, — выдать имь сто рублей за работу, да послать за ведромь водки, для женскаго же сословія прихватить двівчетверти лиссабонскаго, да сотню апельсиновь!..

— Уррра! — радостно гаркаетъ компанія.—Именитому купцу Рыбикову много лътъ здравствовать!..

— Ну, а теперь, ребята, берись съ пъснями за кровать и жарь на дворъ!—распоряжается Василій Марковичъ.—А вы, шлюхи... Грушка и Аксюшка!.. лъзь ко мнъ на кровать!.. Мишка, валяй, каналья, самую разухабистую!..

Запъла, застонала гармоника въ игрецкихъ рукахъ Мишки Кукиша.

Какъ по ярмаркъ купчикъ идеть, По Макарьевской голубчикъ идеть, Разудалая головушка!...—

грянулъ нестройный пьяный хоръмужскихъ и женскихъ голосовъ,—и кровать вмъстъ съ именитымъ купцомъ, обнявшимъ двухъ сидящихърядомъ съ нимъ женщинъ, плыветъ изъ затхлаго подвала на "вольный воздухъ", на грязный и занавоженный извозчичій дворъ...

Перенесенная на дворъ, по волѣ Василія Марковича, оргія съ появленіемъ водки и лиссабонскаго, принимаетъ грандіозные размѣры. Нѣкоторые изъ упившихся, но нѣсколько пришедшихъ въ себя, выползаютъ какъ тараканы, изъ подвала на вольный воздухъ" и предъявляютъ желаніе опохмѣлиться. Первый появляется майоръ Чертовъ и, подойдя къ Василію Марковичу, приплясывая, запѣваетъ:

Ты, хозянеть нашть, Ты, кудрявый нашть, Ты кудрями потряси, Намъ по рюмкт поднеси...

— Ну, и дура ты голова — майоръ! останавливаетъ его именитый купецъ. — Вашего бы благородія устами да медъ пить! Точно, были у насъ кудри въ дни туманной юно-

сти, да вотъ ужъ лѣтъ двадцать, какъ замѣсто нихъ, пьянаго и распутнаго дѣла ради, на головизнѣ нашей паркетъ установился...

— Что-жъ, Васенька, — фамильярно—подобострастно оправдывается майоръ, —изъ пъсни слова не выкинешь...

 Прикажите, ваше степенство, спрашиваетъ Никита,—его высоко-

благородію водки поднести?

— Стой!—говоритъ Василій Марковичъ.—Пущай его высокоблагородіе насъ опрежде позабавитъ и въ потъ лица своего заработаетъ напитокъ сей. Ломоть хлъба!

Никита поспъшно подаетъ хлъбъ. Василій Марковичъ бросаетъ его на середину двора.

— Майоръ, пиль!..

Майоръ встаетъ на четвереньки и направляется къ брошенному куску хлъба. Вотъ ужъ онъ подошелъ къ нему и собирается взять ртомъ безъ помощи рукъ.

- Тубо!-вдругъ раздается ко-

манда Василія Марковича.

Майоръ останавливается, уткнувшись носомъ въ хлъбъ и, подражая псу, начинаетъ выть и лаять.

— Майоръ, пиль!--кричитъ именитый купецъ.--Майоръ, вене иси!

Майоръ ртомъ поднимаетъ кусокъ хлъба и по прежнему на четверенькахъ направляется къ кровати, на которой возлежитъ Василій Марковичъ. Взявъ хлъбъ изо-рта майора, Василій Марковичъ опять командуетъ:

— Майоръ, кушъ подъ кровать!.. Майоръ лѣзетъ подъ кровать. Выпивъ стаканъ водки, Василій Марковичъ кричитъ:

- Майоръ, вене иси!..

Майоръ вылъзаетъ изъ подъ кровати и поднимаетъ кверху носъ. Василій Марковичъ даетъ щелчокъ по этому носу, и майору разръшается изъ четвероногаго вновь обратиться въ двуногаго...

— Никитка!—приказываетъ Василій Марковичъ.—Майору водки и пятишницу въ виду нашего особливаго къ его высокоблагородію благоволенія!..

- Помилосердствуй, Васенька! обижается майоръ. Самому дороже стоитъ!.. Хотя и въ отставкъ, а по моему чину за такую комедь никакъ меньше четвертной взять нельзя...
- Ну, чертъ съ нимъ! Дай ему четвертную! —приказываетъ Никитъ Василій Марковичъ и тутъ-же милостиво обращаясь къ майору, замъчаетъ. —Пей, майорище, пока я възагулъ состою... Пользуйся моими щедротами... Пройдетъ хмъль, двугривеннаго напросишься!..

— Аксиньюшка! Аграфенушка! — слышится голосъ выходящей изъ подвала купеческой дочери Авдотьи Семеновны. — Гдѣ же мои ботинки,

гдъ же шляпка?

— Вы мнѣ, барышня, ихъ на сохраненіе не отдавали!—мелкой пташкой подлетаетъ къ Авдотъѣ Семеновнѣ Аграфенушка.—Видно, стибрили... Ужъ такая при Василіи Марковичѣ завсегда компанія состоитъ!

— Ну, такъ дай хоть, по крайней мъръ, свой платокъ и какіе-нибудь башмаки... Какже я поъду домой!..

Извольте, матушка!—плаксиво говоритъ Аграфенушка. —Ужъ чай рубликовъ двадцать прожертвуете за мое безкорыстіе...

— Дунечка! — окликаетъ Авдотью Семеновну Василій Марковичъ. — Откушай, голубка, лиссабонскаго...

Чай головка-то бобо!..

— Стаканъ коньяку и лимону!— командуетъ Авдотья Семеновна, садясь на кровать къ Василію Марковичу.

Никита стремглавъ бросается въ подвалъ и приноситъ бутылку съ коньякомъ.

— И миъ, братъ, налей баноч-

ку!-проситъ майоръ.

— Такой благородный напитокъ вашему высокоблагородію не по аппетиту!—отстраняеть майора Никита.

 Дуракъ! Мужикъ!—злобно ругается майоръ къ великому удовольствію Василія Марковича и всей компаніи.

- Вотъ что, Никита, говоритъ Авдотья Семеновна, залпомъ выпивая стаканъ коньяку, прикажи-ка ты запречь закрытый экипажъ, да отвезти меня къ купчихъ Долгополовой...
- Ну, куда-же, Дунечка!—уговариваетъ Василій Марковичъ.—Еще хлобыстнемъ, да и покатимъ въ Марьину рощу... Тамъ на лужкъ, на муравкъ природой развлечемся...

— Нельзя, Вася! — отказывается Авдотья Семеновна. —Завтра папенька съ маменькой изъ Москвы воротятся, —надо въ акуратъ быть!..

- Люблю я тебя, дъвка, за удаль! говоритъ Василій Марковичъ, легонько охватывая Авдотью Семеновну за талью. Богатаго отца дочь и емназію окончила, а гуляешь чище мужчинскаго...
- -- Я жить хочу, любить хочу!— патетически восклицаеть Авдотья Семеновна, надъвая на ноги принесенные Аграфенушкой худые стоптаные башмаки.—Не вамъ, мущинамъ, однимъ гулять, дай дорогу и женщинъ!.. Сначала перебъшусь, а тамъ и замужъ выйду... При моемъ приданомъ женихи найдутся!..
- Върно! подтверждаетъ майоръ. — А позвольте, прекрасная мадемуазель, вамъ предложить руку, сердце и честное имя...
- Твое-то честное имя за десять цълковыхъ купить можно!—смъясь, отвъчаетъ Авдотья Семеновна.—Куда почище тебя найдутся!..
- Пожалуйте, сударыня... Экипажъ готовъ-съ! докладываетъ подошедшій Никита. А все-жъ, къ слову сказать, плутовато добавляетъонъ, я, барышня, менъе двухъ четвертныхъ за такой променажъ взять не могу, потому какъ я иной разъ съ вашимъ папенькой ъзжу... А они, папенька-то вашъ, меня, дурака мужика, своимъ разговоромъ удостаиваютъ, ну а я, дуракъ мужикъ, на языкъ не акуратенъ... Неровенъ часъ, по глупости, что зря и сболтну...

- Вася!—обращается Авдотья Семеновна къ Василію Марковичу.— Выдай пожалуйста дураку-мужику и его Грушкъ двадцать рублей и больше ни гроша!..
  - Никитка, слышишь!
- Такъ точно, ваше степенство,
  а все-жъ обидно...
- Молчать!—грозно прикрикиваетъ на него Василій Марковичъ, ударяя кулакомъ о столъ.
- Слушаю-съ!—покорно, хотя и не безъ обиды въ голосъ, говоритъ Никита. Вино, Василій Марковичъ, все вышло!—вполголоса добавляетъ онъ. —Еще послать прикажите-съ?

— Пошли!..

Авдотья Семеновна, закутавшись въ грязный, дырявый Аграфенушкинъ платокъ, увзжаетъ, пожавши руку Василію Марковичу и пренебрежительно кивнувъ головой остальной честной компаніи.

Появляются новыя ведра и четверти... Скоро большинство раздъляющихъ купеческую "хлъбъ-соль" мужчинъ и женщинъ опять "полегли костьми" тутъ же, въ грязи и навозъ извозчичьяго двора. Остались на ногахъ лишь "аккуратныя на вино" Аграфенушка и Аксиньюшка, да смышленый до "сваво интересу" Никита съ гармонистомъ Мишкой Впрочемъ, послъдній Кукишемъ. славится необычайной "кръпостью" въ выпивкъ. Онъ можетъ пить по цълымъ суткамъ, оставаясь безъ сна и въ то же не теряя сознанія.

- У Мишки не башка, а чугунный котель! —говорять про Кукиша товарищи собутыльники. —Воть ужъ истинно прорва!.. Его, черта, сорокаведерной бочкой не сшибешь!..
- И въ пьянствъ я великъ!— усмъхаясь и не безъ гордости бахвалится Мишка Кукишъ, слушая эти товарищескія изліянія.

Былъ совершенно пьянъ и Василій Марковичъ. Онъ не прочь бы заснуть, но не могъ, а поэтому чувствовалъ приливъ какой-то безъотчетной элости, площадно ругался и билъ стоящую на столъ посуду...

Никита, Аграфенушка и Аксиньюшка охотно подставляли подъ его размашистые кулаки тарелки, блюдечки, стаканы и чашки, конечно, въ надеждъ получить потомъ въ десятеро болъе ихъ стоимости...

Гулянье именитаго купца у легкового извозчика Никиты Бульварова являлось, понятно, событіемъ весьма крупнымъ въ жизни глухой окраины города, и вполнъ естественно, что у калитки извозчичьяго двора собралась большая толпа уличныхъ зъвакъ, привлеченныхъ необычайнымъ зрълищемъ.

Распродавши принесенные въ городъ продукты, Даша возвращалась домой. Увидя стоящую у воротъ и на что-то глазъющую толпу, она то-же не удержалась отъ любопытства. Толпа росла, и дъвушка скоро очутилась впереди, на самомъ дворъ. Въ тъ ръдкіе моменты, когда его руки уставали подъ веселые мотивы гармоники Мишки Кукиша бить посуду, Василій Марковичъ безумнопьяными глазами окидывалъ весь дворъ, останавливая ихъ иногда на толпившихся въ калиткъ зъвакахъ. И безумно-пьяные эти вдругъ остановились на миловидномъ личикъ дъвушки.

— Никитка!—пробурчалъ Василій Марковичъ, не сводя глазъ съ Даши.—Это что тамъ?.. Дъвка? Такъ что ли, али ужъ у меня въ глазахъ только мерещится?

— Такъ точно, Василій Марковичъ... Надо полагать, что дъвка!..

- А въдь недурна, каналья! обратился Василій Марковичъ къ Аграфенушкъ и Аксиньюшкъ.—Върно?.. Ась?.. Какъ вы, шлюхи, полагаете?..
- Ужъ ежели вамъ, батюшка, по скусу, такъ върно!—уклончиво отвъчала Аграфенушка.
- А ты не финти! Не терплю, когда мнъ перечатъ!—крикнулъ Василій Марковичъ. Говори, краше она Пашки, али нътъ?
- Ваша воля! робко проговорила Аграфенушка.

— Ваша воля! — передразнилъ ее Василій Марковичъ. — Знамо моя, а не твоя воля! На твою-то волю только плюнуть, да разстереть!.. Ну, говори, стерва, краше она Пашки? По мнъ краше!.. А коли я говорю, краше, такъ какже ты смъешь мнъ дерзить?!..

- Ужъ гдъ Прасковъъ Игнатьевнъ супротивъ нея!—вдругъ затараторила Аграфенушка, чтобы только угодить именитому купцу. Прасковъъ-то Игнатьевнъ, чай, ужъ за тридцать, да и пить она до ужасти горазда, а эта совсъмъ молоденькая... Да и не въ обиду вамъ, батюшка Василій Марковичъ, будь сказано, Прасковъя-то Игнатьевна потерянная женщина, а эта, надо полагать, совсъмъ еще несорванный цвъточекъ.
- Гмъ! Это такъ!.. Это върно!.. и молоденькая, и не сорванный... какъ бишь ты сказала?.. Да!.. Несорванный цвъточекъ!.. Хорошо!.. Превосходно!.. Ну, и пусть будетъ по твоему!.. Теперь скажемъ, Пашкъ колънкой по сидящему мъсту,— поръшилъ Василій Марковичъ, а этой кралъ квартера, можно лошадей пару, ну, и прочее тамъ обхожденіе... Никитка,—сказалъ Василій Марковичъ.—Ступай, позови... какъ ее!.. Ну, дъвицу што-ли.. Понимаешь?.. Купецъ, молъ, Рыбниковъ требуетъ...

Никита побъжалъ исполнять ку-

печескій приказъ.

— Иди, красавица!.. Тебя купецъ къ себъ требоваетъ! — обратился онъ къ Дашъ и тутъ-же вполголоса прибавилъ. — Богатъюшій купецъ! Милліонщикъ!.. Пароходы свои, баржи, дома, лабазы...

Даша испуганно отшатнулась отъ

Никиты.

— Не пойду я!—тихо прошептала она.

 Ваше степенство, не хочетъ краля-то идтить!—закричалъ Никита.

— Какъ?.. Не хочетъ! — дико вытаращилъ свои осоловълые глаза Василій Марковичъ. — Это комнъто!..

Съ моимъ-то капиталомъ!.. Не хочетъ!.. Ого! Пойди, тащи ее! Эй ты, Мишка!.. Подь, помоги Никиткъ!..

Мишка Кукишъ сорвался съ своего мъста и побъжалъ къ Дашъ. Отчаянно отбивалась Даша отъ схватившихъ ее подъ руки Никиты и Мишки Кукиша. Но могла-ли хотя и здоровая деревенская дъвушка вырваться изъ желъзныхъ рукъ двухъ сильныхъ мужиковъ? Черезъ минуту, при хохотъ толпы, она была уже доставлена къ кровати, на которой возлежалъ именитый купецъ.

— Ну-ка, подь сюда, кралечка!— сказалъ Василій Марковичъ, обхватывая Дашу за талію.—Хоша мы рожей и не вышли, да въдь съ рожито не воду пить... Нашъ капиталъ какую хошь рожу украситъ...

— Не замай!.. Пусти, охальникъ!— кричала Даша, отбиваясь отъ Василія Марковича, употреблявшаго всъ усилія, чтобы сорвать съ нея платокъ и растегнуть воротъ рубашки...

— А ты полно, дура! Что кобенишься-то, уговаривали Дашу Аграфенушка и Аксиньюшка. — Своего счастія не понимаешь! На кой тебъ лядъ свое сокровище-то беречь, когда тебя господинъ купецъ на всю жисть озолотить можетъ!..

Но Даша не слушала этихъбабь-

ихъ уговоровъ.

— Чертъ! Дьяволъ! — кричала она. — Бълены што-ли, ты, пьяница подлая, объълся.. Пусти, тебъ говорятъ!..

И вотъ въ то время, когда Василій Марковичъ, съ горящими отъ дикой страсти глазами и тяжело дыша, успълъ уже кръпко сжать ее въ объятіяхъ и привлечь къ себъ, Даша объими освободившимися руками вцъпилась въ него. Она била и царапала его сизо-багровую физіономію, рвала его растрепанную бороду...

Именитый купецъ взвылъ отъ бо-

ли и бъщенства.

— Подлая!.. Подлая!.. — кричалъ онъ задыхающимся голосомъ, нанося ей удары и разрывая въ клочки ея платье.

Дикимъ, раздирающимъ душу голосомъ завопила избиваемая дъвушка. Вздрогнули Аграфенушка и Аксиньюшка, даже равнодушные вообще къ подобнаго рода сценамъ Никита и Мишка Кукишъ почувствовали нъкоторое недоумъніе и страхъ за послъдствія такого наглого насилія. Изъ сарая появилась блъдная, дрожащая отъ негодованія Пашка Сусалая. Она уже нъсколько отрезвилась и успъла одъться въ принесенное ей Аксиньюшкой платье.

— Что дѣлаешь, пьяная свинья! — хрипя и взвизгивая, набросилась она на Василія Марковича. — Сколько ты на своемъ вѣку нашей сестры сгубилъ!.. Мало тебѣ этого, подлецу!.. Ты ужъ теперь средь бѣла дня, при всѣмъ честномъ нарядѣ, насильничать сталъ! На милліоны свои надѣешься!.. Нѣтъ, разбойникъ!.. И на тебя есть управа!..

Злобно уставился на Пашку Сусалую Василій Марковичъ. Держа одной рукой Дашу за распустившіеся волосы, онъ другой рукой схватилъ со стола квасную бутылку. Но Пашка Сусалая увернулась, и бутылка, свистнувъ въ воздухъ, въ дребезги разбилась о кирпичную

ствну дома.

— А вы чего смотрите!.. На безобразіе любуетесь?.. Глядите, какъ дикій звърь несчастную дъвушку терзаетъ? — обратилась Пашка Сусалая къ стоявшей въ калиткъ толпъ. - Эта вотъ сволочь, - указала она на Никиту, Мишку Кукиша и разбуженныхъ скандаломъ другихъ пьяницъ, —все это его прихлебатели, они его виномъ и деньгами подкуплены.... А вы? Что онъ вамъ? Нашему ведру двоюродный кувшинъ!.. Гдъ-бы бъднаго человъка защитить, а вы только на разбойное дъло любуетесь!.. Рады даровому кіятру!.. Эхъ вы!.. Креста на васъ нъту!.. Бога не боитесь, а подлыхъ денегъ золотой свиньи боитесь!..

Толпа заволновалась. Послышались негодующіе голоса. — Неладное, купецъ, дъло затъялъ!—кто-то изъ толпы громко крик-

нулъ Василію Марковичу.

— Никитка! — зарычалъ Василій Марковичъ. — Ты что-жъ, на своемъ дворѣ не хозяинъ? Гони всѣхъ по шеямъ!.. Калитку на запоръ!.. Пашку избить до полусмерти, а потомъ тоже въ шею!..

— Вонъ, вонъ всъ!-заоралъ Ни-

кита, бросаясь къ калиткъ.

Толпа попятилась было на улицу, но сзади вдругъ раздался сдержанный, хотя и нъсколько взволнованный голосъ:

- Что здъсь такое? Что случилось?
- Пьяный купецъ безобразничаетъ!—пояснили вопрошающему. Его пьяницы дъвицу проходящую ухватили и ему предоставили... Теперь онъ ее бъетъ, потому какъ она ему не отрафляетъ...

— А, зотъ что... Такъ не "вонъ", а идем" всъ на дворъ, а кто-нибудь пусть цетъ за полиціей... Развъ можно такія дъла оставлять? Какъ

вамъ не стыдно, господа!..

Захлопнутая было уже Никитой калитка подалась подъ напоромъ толпы, а самъ Никита былъ откинутъ въ сторону. Впередъ толпой былъ пропущенъ молодой человъкъ въ крестьянскихъ сапогахъ бутылками, въ картузъ, въ шитой малороссійской рубашкъ и въ визиткъ.

— Гришенька! Голубчикъ! — рыдающимъ голосомъ закричала Даша, увидя молодого человъка. —Ослобони ты меня отъ лиходъя лютаго... Избилъ онъ меня, охальникъ, невъдомо за что!.. Царица Небесная!

Это былъ Григорій. Онъ тоже, какъ и Даша, былъ въ городъ и теперь, возвращаясь домой въ деревню, случайно наткнулся на скандалъ.

- Даша! съ ужасомъ воскликнулъ онъ и въ одинъ мигъ былъ возлѣ дѣвушки.
- Пусти, купецъ! твердо и въ упоръ смотря въ лицо Василія Марковича, сказалъ Григорій.

— Ребята, бей ero! — крикнулъ своимъ прихлебателямъ Василій Марковичъ. — Тысячи рублей не пожалью, а дъвки не отдамъ!..

Двумя сильными ударами сшибъ съ ногъ Григорій налетъвшихъ на него Мишку Кукиша и Никиту.

- Отпусти дъвушку добромъ, а то плохо будетъ! повторилъ свое требованіе Григорій.
  - He пущу!..
  - Не пустишь?..
  - Не пущу!...

И Василій Марковичъ со злобой рванулъ за находящіеся въ его рукъ волосы Даши. Даша отчаянно вскрикнула и зарыдала. Но нъсколько сильныхъ, звонкихъ пощечинъ по купеческому "обличью" сразу освободили несчастную дъвушку изъ рукъ именитаго купца.

— Да я тебя за это со свъта Божьяго сживу! — бъщено кричалъ Василій Марковичъ. — Десяти, двадцати, ста тысячъ не пожалью, а ужъ

я тебя доканаю!..

 Сживи и доканай, если сумъешь!—спокойно отвъчалъ Григорій.

- Такъ ты меня не боишься?Я боюсь лишь своей совъсти!
- Ну, а какъ ты, молодецъ, полагаешь, у меня такъ-таки и совствить натъ совъсти?—совершенно неожиданно и какъ-то загадочно спросилъ Василій Марковичъ, перемъняя лежачее положеніе на сидячее.

— У тебя, купецъ, вмъсто совъсти капиталъ!—сказалъ Григорій.

- Върно! Върно! закричала Пашка Сусалая. И здорово же ты, молодецъ, эту его купеческую совъсть поучилъ! По своимъ капиталамъ ты, Васька, всъхъ билъ, а вотъ нашла коса на камень... Самому рожу нахлестали... И слъдуетъ!.. Не зазнавайся больно-то!..
- А вогъ что, молодецъ! вдругъ сказалъ Василій Марковичъ, привставая съ постели. Выпьемъ на мировую!
- Не пью, а съ тобой и подавно пить не стану! сурово отвътилъ Григорій.



- Почему?
- Не компанія.
- Ну, а ты, красная дъвица, простишь меня?
- Охальникъ! Разбойникъ! рыдая, запричитала Даша.

— А ты полно! Говори, сколько за безчестье хочешь?—спросилъ Василій Марковичъ.

- Подавись ты, купецъ, своимъ капиталомъ! Плюемъ мы на него и на твою глупую спъсь!—съ негодованіемъ воскликнулъ Григорій. Мы работаемъ, живемъ на свой трудъ и тъмъ довольны и счастливы, а ты при своихъ милліонахъ только жалкій и несчастный человъкъ!
- Такъ! такъ! Несчастный, говоришь, человъкъ...—смущенно проговорилъ Василій Марковичъ.—Ну, а какже мнъ теперь мириться-то... Въдь ежели денегъ не беретъ...

Да ужъ, видно, мировой примиритъ! — смъясь, сказалъ кто-то изътолпы.

— Ну. что мнъ мировой!.. Сидъть, такъ отсидимъ... Не въ томъ дъло!..

И вдругъ произошло нъчто небывалое, невъроятное въ жизни и поступкахъ именитаго купца, милліонера и потомственнаго почетнаго гражданина.

Тихо поднялся съ Никитиной двуспальной кровати Василій Марковичъ и, слегка покачиваясь, напра-

вился къ Дашъ.

Дъвушка съ ужасомъ отскочила

въ сторону.

- Погоди!.. Не бойся! сказалъ Василій Марковичъ и, опустившись на колъни, поклонился дъвушкъ въноги.
- Прости, Христа ради, меня стараго пьяницу и скотину!—проговорилъ именитый купецъ.—А тебъ, молодецъ,—обратился онъ къ Григорію,—спасибо за науку!...

Николай Вас льевъ.

(Окончаніе въ слъд. №-ръ).



# Истина.

Я жаждалъ истины, не находя ея

Ни въ громкихъ подвигахъ вождей своего вѣка,

Ни въ шумѣ будничномъ, ни въ строѣ бытія,

Ни въ вожделѣніяхъ, ни въ вѣрѣ человѣка.

Я жаждалъ истины,—и въ часъ тоски она Явилась умственнымъ, ее ловившимъ взоромъ, Чиста по ангельски, какъ солнышко ясна, Святая, чудная, не скрытая уборомъ.

Въ борьбу безкровную я радостно вступилъ Съ вездъ царящею самодовольной ложью; Всъмъ существомъ своимъ я страстно возлюбилъ Одну прекрасную, святую правду Божью.

И вотъ въ пылу борьбы, внезапно пораженъ, Къ землъ придавленъ я. Смъяся надо мною, Стоялъ какой то звърь. Суровъ и грозенъ онъ. Я бился трепетно подъ тяжкою стопою.

Злорадно крикнулъ онъ: --- "несмысленный червякъ! Кому ты молишься? Все той же лжи презрѣнной. Я—только истина и мой лишь только стягъ Ведетъ міръ къ счастію и вѣетъ надъ вселенной".

Смѣшно мнѣ стало вдругъ.—Ты истина?! Ну, что-жъ! Топчи, топчи меня, а я не перестану Молиться призраку и звать, какъ правду, ложь, А правду-чудище клянуть, какъ зло обмана...

И. Мордвиновъ-





## Старый Гейдельбергъ.

РОМАНЪ

## Рудольфа Штраца.

(Продолженіе).

#### Глава IX.

Странно! Все осталось по-прежнему: солнце стояло на небъ, вдали синъли горы и долины, ослъпительно сверкало по склонамъ горы бълое море цвътовъ, на деревьяхъ были почки, ласковое въянъе весны носилось надъ городомъ музъ и волнами Неккара, по улицамъ ходили иностранцы съ краснымъ Бедекеромъ, въ рукахъ гуляли студенты въ пестрыхъ шапочкахъ.

Все было такъ, какъ и вчера, когда Эрна въ первый разъ увидъла Гейдельбергъ, и въ то же время—какъ все измънилось! Глазамъ ея все представлялось иначе. На всемълежала сърая дымка. Праздникъ ея

жизни окончился. Наступили будни съ ихъ трудомъ—не тъмъ бодрящимъ, облагораживающимътрудомъ, по которому она тосковала, котораго искала, какъ спутника жизни, — нътъ, съ нуждой и заботами, съ повседневнымъ, скучнымъ, какъ осенній дождикъ, и боязливымъ вопросомъ жалкихъ людей: Что-то принесетъ завтрашній день?

Бъдность! Это слово не вызывало въ ней вполнъ яснаго представленія. Единственный отчетливый образъ, который связывался у нея съ нимъ, былъ фабричный дворъ и за стеклами оконъ длинный рядъ блъдныхъ лицъ, склоненныхъ молчаливо надъработой... Это были бъдныя женщины и дъвушки. Подобныя ей!

Эрну охватило возмущеніе и отвращеніе. Неужели она принадлежить къ этому міру, гдѣ должны работать, чтобы не умереть съ голоду? Должны работать! Въ этомъ все. Свободный трудъ—счастье. Но тутъ лишь подневольная работа и равнодушіе. Это видно по выраженію лицъ.

Если бы отецъ сдѣлалъ хотя какой-нибудь намекъ на положеніе дѣлъ! Но нѣтъ-ее воспитали въ роскоши, пріучили ко множеству ненужныхъ вещей—для того, чтобы посадить на хлѣбъ и воду. Конечно, отецъ все дѣлалъ съ добрыми намѣреніями. Онъ зналъ, что въ будущемъ, какъ невѣста Джона Генри, она будетъ въ надежныхъ рукахъ! Опять Джонъ Генри!

Она надъла шляпу, чтобы уйти изъ дому, какъ будто можно было такимъ образомъ скрыться отъ Джона Генри, и машинально заглянувъ въ зеркало,подумала: "Зачъмъ нищей такія красивыя платья?" Если они износятся или выйдуть изъ моды, новыхъ уже не будетъ! И она принуждена будетъ одъваться просто и безвкусно, совсъмъ не такъ, какъ теперь! И со стыдомъ Эрна подумала, что сердце ея привязано къ этимъ ненужнымъ вещамъ. Она почувствовала себя совсъмъ подавленной, разбитой, виноватой въ чемъ-Такое непріятное чувство—не имъть денегъ! Люди, казалось, смотръли на нее съ укоризной: "Какъ! Вы потеряли состояніе? Но какъ это можно? Это неприлично"! Дъйствительно, странно быть выброшенной изъ своей среды! Ей это не къ лицу! У Эрны сжалось сердце: она замътила, что все, что она думала, чего хотъла, перепуталось въ ея сознаніи. Весь міръ получилъ вдругъ въ ея глазахъ другой видъ.

Мимо пробхалъ экипажъ. Нъсколько человъкъ студентовъ направлялись къ Гиршгассе. Мелькнули пестрыя шапочки, кучеръ щелкнулъ бичемъ, сзади запрыгали съ лаемъ собаки, и экипажъ скрылся въ долинъ Неккара, гдъ цвъла весна. Точь въ точь, какъ вчера.

. Эрна посмотръла на студентовъ съ враждебнымъ чувствомъ. Почему эти молодые люди съ скучающими, гладко выбритыми лицами получаютъ изъ дому деньги, а она нътъ? Они мужчины, они могутъ работать, а она въдь молодая дъвушка—по воззръніямъ ея среды—предметъ роскоши, который нужно охранять отъ вліянія жизни и которому надо сохранять, какъ цвътку, ароматъ и нъжность.

У нея ничего нътъ своего; все принадлежитъ Джону Генри, который уже цълый годъ, послъ смерти отца, выплачивалъ ей ренту изъ своего кармана. На эти деньги было куплено платье, которое она теперь носила, шляпа, башмаки и перчаткивсе. Если бы продать нъкоторыя изъ украшеній, чтобы на вырученныя деньги сдълать новыя скромныя платья, но въдь украшенія опятьтаки были подаркомъ Джона Генри. Лаже марки въ 10 пфенниговъ, которыя она наклеила на посланное ему письмо, были куплены на его деньги. Все принадлежало ему.

Она снова вошла въ комнату.

Теперь положение вполнъ выяснилось: вся она была собственностью Джона Генри ванъ Леннепа! Онъ требовалъ ее, какъ нъчто принадлежащее ему, и имълъ на то право! Дъло шло не только о деньгахъ, которыя онъ на нее затратилъ, а болъе важномъ нравственномъ долгъ: онъ спасъ ея отцу жизнь и Что, содрогнулась. Эрна еслибъ онъ тогда не прівхалъ? Или равнодушно прошелъ бы мимо? Онъ избавилъ ее и близкихъ ей отъ нужды и несчастья и требовалъ вполнъ понятной благодарности.нътъ, даже не благодарности, а исполненія прежде даннаго объщанія. Собственно, онъ вполнъ правъ!

И она съ упрямствомъ повторяла: "Значитъ, я его собственность"!

А она еще мечтала быть свобод-

нымъ, самостоятельнымъ человъ- комъ!

И мало-по-малу она поняла, что вся ея жизнь зависить отъ сегодняшняго отвъта Джону Генри. "Да" означало раскаяніе въ совершонномъ и возвращеніе къ прошлому, къ прежнему богатству и беззаботному существованію возлѣ Джона Генри. "Нѣтъ"—было бы стремленіемъ къ новому будущему, шагомъ къ неизвъстности, мраку и нуждѣ и отказомъ отъ даннаго слова, въ то время какъ "да"—было бы тоже отказомъ отъ собственной личности.

Отворивъ дверь, чтобы на свъжемъ весеннемъ воздухъ набраться мужества, она увидъла маленькаго посыльнаго съ письмомъ. Вскрывъ послъднее, она прочла: "Милая Эрна! Я хочу дать тебъ время подумать обо всемъ, что, къ сожальню, тебъ пришлось выслушать отъ меня. Я думаю, что такъ лучше. Буду у тебя въ пять часовъ пополудни. Твой Д. Г. ванъ Леннепъ".

Въ пять! Времени было еще много! Эрна вздохнула съ облегченіемъ и, къ великому своему удовольствію, услышала шорохъ въ сосъдней комнатъ и стукъ въ дверь: это была Мета Виггерсъ, которая, уходя на лекціи, зашла пожелать ей добраго утра.

Мета удивленно раскрыла глаза, когда Эрна тотчасъ же взяла у нея тетрадь изъ рукъ, подвела ее къ стулу и необычно кроткимъ и смиреннымъ тономъ попросила:

— Милая Мета, оставь сегодня свои лекціи,—я знаю, что это неслыханное требованіе, но сдълай это ради меня—сядь и выслушай меня!

И она разсказала о великомъ переворотъ въ своей жизни и о томъ, что случилось вчера—все по порядку.—И вотъ,—сказала она въ заключеніе,—я бъдна, какъ церковная крыса; все завертълось вокругъ меня, и я не знаю, что со мной будетъ? Какъ ты думаешь?

Лицо Меты сдълалось серьезнымъ, и она взяла объ руки Эрны въ свои. На глазахъ ея показалисьслезы участія.

— Ты хочешь знать мое искрен-

нее мивніе? -- спросила она.

Эрна утвердительно кивнула головой. Она спрятала въ платокъсвое поблъднъвшее хорошенькое личико и принялась плакать.

— Такъ воть мое мивніе: ты должна остаться твмъ, чвмъ была еще третьяго дня: неввстой Джона Генри и его будущей женой. Тогда, по крайней мъръ, съ вившней стороны, все останется попрежнему. И ты можешь думать, что твое путешествіе въ Гейдельбергъ и обратно—было только странный сонъна яву!

— Й это совътуешь *ты?*—Эрнась недовърчивымъ видомъ вспле-

снула руками.

Мета грустно улыбнулась.

— Милая Эрна! Мнѣ кажется, я искренно стремилась къ свободѣ. Въ теченіе многихъ мѣсяцевъ я ложилась спать голодной—такъ малобыло у меня денегъ. Ты выросла въ роскоши и не знаешь, что значитъ стремиться къ свободѣ и бытьбѣдной. Не сжигай за собой кораблей, Эрна! Вернись къ богатству! Тебѣ оно необходимо!

Молодая студентка взволнованно вскочила.

- Право... мы заслуживаемъ свою судьбу!—вырвалось у нея.—Замужество... Это конецъ всего. Мы влюбляемся, выходимъ замужъ, и все отлично кончается. Кромъ этого и ты ничего не знаешь! Да, впрочемъ, ты влюблена, холодная блондинка! Влюблена по уши! Мнъ кажется, что если-бы докторъ Бониферъ теперь остепенился бы и съ раскаяніемъ просилъ твоей руки, ты сейчасъ же согласилась бы!
- Да!—сказала Мета такъ спокойно, что Эрна въ удивленіи отступила отъ нея. — Во первыхъ, я его люблю!—спокойно продолжала та.—И

скрывать этого не хочу. Кромъ того, я не вижу, почему мнъ не воспользоваться преимуществами, принадлежащими женъ состоятельнаго человъка. Я могла бы продолжать и довести до конца свои занятія, какъ и теперь, когда я половину времени трачу на то, чтобы заработать себъ на хлъбъ. Ты думаешь, мнъ доставляетъ удовольствіе изъ года въ годъ учить нъмецкому языку всъхъ этихъ иностранцевъ и поправлять ихъ тетради? Ты знаешь мой звъринецъ! Сегодня въ два часа они опять всъ соберутся у меня, и я уже заранъе содрогаюсь! Еслибъ у меня были деньги, я бы давно избавилась отъ этого. То же самое и съ тобой. Ты сама въдь не станешь утверждать, что не любишь своего жениха!

Эрна покачала головой.

Большая разница между нами.
 Можно предположить, что если ты выйдешь за Бонифера...

— Ахъ... онъ не вернется! Не безпокойся!—сказала Мета, печально улыбаясь. — Онъ сидитъ у Дины Шпильфогель!

- Кто знаетъ! Но еслибъ вышла за него, то могла бы вертъть имъ, какъ угодно. Онъ такой нервный, подвижный, а ты такая холодная, ръшительная... Ты осталась бы свободной! Но я и Джонъ Генриэто совсъмъ другое! Онъ сильнъе меня. Онъ можетъ сдълать со мной все, что захочетъ. Это я отлично знаю. Потому-то я и защищаюсь такъ. Я не хочу быть несвободной или опираться на мужчину! Хотя я его и люблю, но въ этомъ также не похожу на тебя: въ моей любви много гордости, гнъва и печали, оттого что онъ не видитъ и не хочетъ видъть того, что есть лучшаго во мнъ. И оттого, что я его люблю. я не хочу, чтобы онъ привелъ меня домой, какъ непослушное дитя. Это недостойно и его, и меня.
- Но чъмъ же ты будешь жить, Эрна?
  - Не знаю!—Эрна задумчиво устре-

мила глаза вдаль.—Надо посмотръть, не найдется ли гдъ заработокъ! Спросить совъта! Но не у васъ! Ни Паула, ни ты не можете помочь мнъ. Вы слишкомъ предались борьбъ за существованіе. Въ борьбъ за завтрашній день вы потеряли способность сужденія. Я тоже могу потерять ее, и потому-то мнъ нуженъ другъ и совътчикъ, который стоялъ бы выше всего этого. Я сдълаю то, что онъ мнъ скажетъ.

— Но ты никого не знаешь здъсь! — О, у меня есть здъсь другъ! Я отъ души рада, что еще третьяго дня сходила съ письмомъ къ профессору фонъ Аррасу и, благодаря этому, провела цълое воскресенье въ его обществъ. Онъ пожалъ мнъ руку и сказалъ: "Будемъ добрыми друзьями"! А это не пустыя слова у такого человъка, какъ онъ. Для меня это поддержка въ жизни. Я сейчасъ пойду — посовътуюсь съ нимъ.

И Эрна вышла, но, уже пройдя нъсколько улицъ, вдругъ сообразила, что для визита было еще слишкомъ рано: не было еще девяти часовъ. Въ такое время невозможно было являться въ домъ ея покровителя. Надо было подождать еще часъ. Но гдъ? Возвращаться домой ей не хотълось. Она была немножко недовольна своей хладнокровной подругой и ея житейской философіей. Лучше всего пойти куда-нибудь.

Медленно идя по улицъ, она вдругъ услышала изъ маленькаго домика, кокетливо выглядывавшаго изъ свъжей зелени, мечтательные фортепіано и на дощечкъ прочла имя Дины Шпильфогель. Такъ здъсьто жила прерафаэлитка! Не зайтили къ ней, чтобы убить время? Она въдь получила отъ Дины приглашеніе и, навърное, будетъ принята. Эрна увидъла въ окнъ тънь хорошенькой хозяйки домика, которая, повидимому, лишь отъ скуки взяла на рояли нъсколько аккордовъ, а теперь уже перестала играть, спрятавшись за оконными занавъсками.

Дина Шпильфогель была все-таки въ своемъ родъ новая женщина свободная и независимая. Можетъ быть, у нея можно поучиться, какъ пробить себъ дорогу въ жизни.

Эрна посмотръла на часы. Все еще не было девяти. Она позвонила, попросила доложить о себъ и тотчасъ же была введена въ святое

святыхъ хозяйки.

Будуаръ Дины Шпильфогель былъ не то, что всякая другая комнатаизвъстное пространство, въ которомъ можетъ помъститься извъстное число людей;--нътъ, здъсь все носило характеръ его единственной обитательницы, все было сдълано для нея одной и съ такимъ расчетомъ, чтобы представить ее въ самомъ выгодномъ свъть. Это было футляръ для драгоцѣнной вещи.

Всъ занавъси и обои были выдержаны въ тонъ морской воды, скрывались въ полумракъ. Наискось отъ окна, тамъ, гдъ свътъ былъ искусственно ослабленъ, стояла оттоманка съ зелеными шелковыми валиками и черными подушками, и на этомъ, полномъ настроенія ложъ покоилась съ полузакрытыми глазами, освъщенная единственнымъ проникавшимъ сюда золотымъ солнечлучомъ, блъдная невинная **ТМИН** дътская головка, съ низкимъ бълымъ лбомъ, съ завитыми и тщательно начесанными на уши волосами, обрамлявшими розовое личико; -- золотистый цвътъ этихъ волосъ возбудилъ въ Эрнъ глубокое недовъріе.

Сдълавъ видъ, что только теперь замътила вошедшую, Дина вскочила, смущенно улыбаясь; въ своемъ бъломъ платьъ, съ скромной прической, окруженная падавшимъ изъ сіяніемъ, она казалась дъвокна €твенно-чистой и невинной, ангелъ Боттичелли. Эрна подумала: "какая утонченная комедіантка! И зачъмъ прятать уши подъ эти глупые начесы"? Но ангелоподобная хозяйка уже шла ей навстръчу съ протянутой рукой.

Ахъ... простите... я замечталась...

Я люблю мечтать цълыми часами... Цълый день... Только къ вечеру я становлюсь человъкомъ! фрейлейнъ Бауэрнфейндъ... Нервы... Самое лучше средство отъ нихъ мечты...

Въ то же время она по разсъянности не выпускала изъ рукъ сигаретку. Вся комната была наполнена тяжелымъ запахомъ папиросъ и духовъ, который мѣшалъ Эрнѣ дышать и вызываль въ ней раздраженіе. ... Да, да, прикидывайся, пучокъ нервовъ"!--чуть не сорвалось у нея, когда она садилась. — "Говоришь, что мечтала! Курила ты, да читала романъ Пьера Люиса! Вотъ онъ въ уголкъ за портьерой, куда ты его поспъшила бросить, когда я входила"!

Но этихъ мыслей Эрна, конечно, не выразила вслухъ; улыбнувшись, какъ слъдовало благовоспитанной дъвицъ, она съла, окинула взглядомъ комнату и отказалась отъ папиросы, предложенной ей хозяйкой. Та привычнымъ жестомъ закурила новую.

— Возможно ли? Вы не курите? Но какъ же вы коротаете часы мертвящей скуки?

– Я ихъ не испытываю! — отвъ̀. тила Эрна, которой стало не

Такъ вы не знаете, въ чемъ единственное счастье на свътъ! — продолжала Дина Шпильфогель. Она не имъла привычки, какъ это скоро замътила Эрна, обращать вниманіе на слова собесъдника. — Папироса въдь это дымъ и благоуханіе - олицетвореніе жизни! Бониферъ сказалъ это вчера. Я не такъ остроумна я бъдное, неопытное дитя! Вы не курите, потому что боитесь мужчинъ? Я—нисколько! Но вы въдь принадлежите къ эмансипированнымъ?

Эрна слушала, покачивая головой и не отвъчая на эту запутанную ръчь.

- Боитесь мужчинъ?-мечтательно повторила мадонна въ бъломъ одъяній невинности; она сидъла на кушеткъ, скрестивъ руки и задумчиво смотря въ потолокъ, чтобы показать свои прекрасные глазки. —Вы тоже презираете мужчинъ? Я — до глубины души! Не могу вамъ сказать, какъ я презираю ихъ! И вообще людей! Но, конечно, истинное презръніе къ людямъ начинается съ себя, какъ говоритъ Бониферъ. Я ужасаюсь себя, когда не сожалъю себя!

Она бросила на себя пытливый взглядъ въ зеркало и пригладила ладонью свои рыжеватые волосы.

— А какъ вы относитесь къ себъ? Въ борьбъ съ собою? И вы правы! Надо погибнуть въ борьбъ съ собою! По крайней мъръ, я такъ понимаю декадансъ! Будьте пока веселы! Потомъ придетъ другое! Вы еще не знаете жизни, милое дитя!

Милое дитя! Нервное неземное созданіе, сидъвшее на диванъ, едвали было на много старше ея, Эрны.

Студентка невольно подвинулась къ ней ближе: Дина Шпильфогель начинала забавлять ее.

— Пройдите школу скандинавскихъ писателей!—прошептала она, какъ бы охваченная какимъ-то гнъввоспоминаніемъ. — Читайте нымъ Стриндберга! Это послъдній изъ мужчинъ! Онъ насъ презираетъ! Великое презръніе исцъляетъ!.. Ибсена! Ибсенъ — ядъ. Ядъ оздоровляетъ! Это все мысли Бонифера. Онъ подарилъ ихъ мнъ вчера на прощанье. "Пригоршня мелочи!—сказалъ онъ. Замъчательно умный человъкъ! Читайте же Ибсена, дитя мое! Ибсенъ намъ необходимъ!

Какъ бы утомившись, она откинула свою рыжую голову съ розовымъ личиломъ на зеленыя шелковыя подушки, полузакрыла глаза и походила въ эту минуту на сказочную "Женщину съ моря"; дымъ папиросы, освъщенный солнцемъ, образовалъ около нея ореолъ, какъ вокругъ мученицы.

Эрна совсъмъ забыла о цъли своего посъщенія. Въ ней пробудилось желаніе поспорить.

— Простите, фрейлейнъ Шпиль-

фогель, — сказала она, выпрямившись, —но мнъ хотълось бы...

Собесъдница ея широко раскрыла глаза, приподняла свою гладко причесанную головку, и лицо ея выразило пріятное удивленіе.

— Вы думаете, что я еще не замужемъ? Еще въ состояніи личинки? О, нътъ, —тогда я не позволила бы себъ называть васъ "дитя мое", хотя это и сердитъ васъ, мое милое дитя...

Такъ она замътила это! Значитъ, не глупа! Но какъ все запутано у нея! Эрна содрогнулась, подумавъ, какой хаосъ царитъ подъ этими рыжевато - золотистыми начесами. Она извинилась.

— Я не знала, что вы замужемъ. Иначе...

—Я развелась!—лаконически сказала Дина Шпильфогель и, сжавъ губы, наморщивъ лобъ, съ серьезнымъ выраженіемъ представляющагося взрослымъ ребенка, стала пускать клубы дыма въ воздухъ.

Эрна отклонилась отъ нея съ непріятнымъ чувствомъ.

Это олицетворенная невинность въ разводъ съмужемъ, поразительно! И все таки это придавало Динъ извъстное значеніе! Преимущество женщины, которая любила и страдала.

Мадонна не переставала пускать кольца дыма.

- Фрейленъ! Всъ меня такъ называютъ! Какъ скученъ свътъ. Всъ говорятъ одно и тоже. Даже Бониферъ. Сколько же вамъ лътъ?
  - Двадцать два года.
- А мнѣ двадцать шесть, сказала Дина, по-дѣтски расмѣявшись, и бросила сигаретку, чтобы взять новую. Но не правда ли—никто не скажетъ этого? Меня можно принять за девятнадцатилѣтнюю! Поэтому всѣ считаютъ меня дѣвушкой. Но нѣтъ! Я уже не дѣвушка и не красива! Она вздохнула. Эрна молчала съ минуту, потомъ перемѣнила разговоръ, который сдѣлался для нея тягостнымъ.
  - Вы хотите учиться здъсь?

Дина Шпильфогель засмъялась съ

горечью и раздраженіемъ.

— Учиться! Вы думаете, что меня допустять на лекціи? Всюду передь моимъ носомъ захлопывають двери. Знаете, что сказала мнѣ даже фрау фонъ Аррасъ? Что ко мнѣ нельзя относиться серьезно, что не только у меня нѣть подготовки, но нѣть терпѣнія, логики, разсудка... и не знаю еще чего! Эта женщина безпощадна! Это скорѣй мужчина!

Она порывисто вскочила и ласковымъ, умолящимъ жестомъ схва-

тила Эрну за руки.

- Нътъ, пожалуйста! Не учиться, а бороться надо! Бороться противъ мужчинъ! Бороться не на жизнь, а на смерть! Мы всъ должны объединиться! Ни одна женщина не должна отказываться. Всъ наши сестры должны быть въ рядахъ! И я поведу васъ...
- Куда?—спросила Эрна довольно холодно.

Боттичелліевскій ангелъ заволновался и снова упалъ на диванъ.

— Въчно этотъ вопросъ! — жалобно воскликнула Дина. — Почемъ я знаю — куда. Прежде всего всъ должны сдълаться самостоятельными, какъ я! Освободиться отъ мужчины!

Слова Дины о "самостоятельности"

понравились Эрнъ.

Они приближали ее къ цъли ея посъщенія. Она оживилась.

- Итакъ, вы самостоятельно встали на ноги?
  - Вполнъ!
  - А можно спросить— какъ?
- Ну, вы видите же!—Дина самодовольно оглядъла свое шелковое гнъздышко, какъ гнъздышко экзотической хорошенькой птички.
- Но... я хотъла спросить... вы сами зарабатываете средства къ жизни?

Мадонна съ кроткимъ выраженіемъ устремила глаза въ потолокъ.

— Это второстепенный вопросъ. Главное—мы должны организоваться! Должны выдълиться сильныя натуры!—И она съ мечтательнымъвидомъ

посмотръла въ зеркало, какъ бы видя тамъ образъ женщины будущаго.—Никакихъ полумъръ! Никакихъ безполезныхъ договоровъ. Нътъ, война, война! Война съ мужчинами!

Эрна встала. Несмотря на горе, ей было смъшно, что она приняла эту бабочку за существо мыслящее.

Еслибъ Дина лишилась состоянія, то оказалась бы еще болъе безпомощной, чъмъ она, Эрна, подготовленная къ университетскимъ занятіямъ. А можетъ быть, и нътъ. Въ Динъ была своеобразная сила—сила слабаго, дъйствующая на нервныхъ людей. Для такихъ людей въ ней была невыразимая прелесть. умъла играть на струнахъ сердца такихъ печальныхъ Гамлетовъ, и разстроенный инструментъ издавалъ подъ ея руками чудесные звуки. Именно потому, что сама она была пучкомъ нервовъ, она и могла сочувствовать инстинктивно и утвшать тамъ, гдъ другія женщины, съ простыми и здоровыми чувствами, отказывались что-либо понять. "Ядъ оздоровляетъ"! сказала она и, дъйствительно, дъйствовала на нервныя натуры, повидимому, оздоровляющимъ образомъ.

Только что хотѣла Эрна проститься съ хозяйкой, какъ дверь открылась, и вошелъ докторъ Бониферъ; его высокая узкая фигура была, какъ и всегда, нѣсколько наклонена впередъ, бѣлокурые волосы, изъ-подъкоторыхъ глядѣли влажные голубые глаза, были въ безпорядкѣ; въ рукахъ онъ держалъ связку книгъ. Онъ былъ здѣсь обычнымъ посѣтителемъ и, посмотрѣвър на Эрну неувѣреннымъ взглядомъ близорукаго и поклонившись ей съ меланхолической улыбкой, онъ тотчасъ же бросился въ кресло.

Ну, въ чемъ дъло?
 — разсъянно спросилъ онъ.
 — О чемъ у васъ ръчь?

Дина Шпильфогель вынула изъ вазы пучекъ темно-синихъ итальянскихъ фіалокъ, подержала его, какъ бы наблюдая эффектъ, около бъло-

курой бороды Бонифера и воткнула цвъты ему въ петлицу.

— За войну противъ мужчинъ!— сказала она вполголоса какимъ-то страннымъ тономъ.

Онъ поклонился, обращаясь больше къ Эрнъ, чъмъ къ ней.

— Это единственная война, которая имъетъ еще себъ оправданіе! Я, разумъется, за всеобщее разоруженіе и въчный миръ. Но столкновеніе между мужчиной и женщиной должно, наконецъ, произойти. И оно близко! Наконецъ, должна же прекратиться несправедливость, съ какою въ теченіе многихъ тысячелътій мы относились къ вамъ!

Дина, съ видомъ молодой мученицы сидъвшая рядомъ съ нимъ, печально покачала головой, и въ Эрнъ опять зашевелилось непріятное чувство. Она не могла не согласиться съ тъмъ, что говорилъ Бониферъ и, несмотря на это; слова его были ей не по душъ. Такъ говорить мужчина могъ съ собою, но не вслухъ. Это было унизительно. Побъда надъ такимъ мужчиной—не побъда.

- Теперь начинается женское движеніе, къ которому вы объ примкнули, какъ мужественные бойцы! заговорилъ снова Бониферъ, по привычкъ ероша пальцами свою и безъ того всклокоченную бороду.—Но мнъ кажется очень важнымъ, чтобы и мы, мужчины, начали движеніе впередъ, навстръчу вамъ. Прежде всего долой современное варварство, войну и милитаризмъ! Война поддерживаетъ наше тиранство надъ вами! Въдь женщины добывались на войнъ, какъ рабыни... Я върю, что настанетъ золотой въкъ. Это такъ же върно, какъ то, что ночь уступаетъ мъсто солнцу и варварство-культуръ. Мы-варвары! Цивилизація, нравственность, будущность человъчества --- въ васъ!
- Благодарю!—скромно сказала Эрна. Она чувствовала, что въ ней начинаетъ шевелиться насмъшка, и изо всъхъ силъ старалась подавить

ее. Такова-то ея благодарность къ человъку, съ жаромъ выступившему на защиту правъ женщины? Но она ничего не могла подълать съ собою: мужчина будущаго представлялся ей не такимъ. Невольно она воображала его себъ въ видъ Джона Генри ванъ-Ленепа.

Наступило молчаніе. Бониферъ, наморщивъ лобъ, съ мрачнымъ выраженіемъ безнадежно-влюбленнаго пожиралъ Дину глазами, а она съ невинной задумчивой улыбкой розовомъ личикъ, смотръла черезъ окно на голубое небо, подобно молодой мученицъ, молящей Небо о помиловании своихъ преслъдователей. Эрна, наблюдавшая за обоими, подумала: "Какъ вы глупы, мои! Влюблены-и отлично! Но дълать изъ любви женскій вопросъда еще изъ любви къ этому дътскому личику и невинной гладкой прическъ — безуміе! Кажется. видишь каррикатуру на свои здоровыя желанія, на все свое существо!

Эрна встала во второй разъ. Но хозяйка ничего не замъчала.

 Бониферъ, что такое женщина? спросила она, закрывъ мечтательно глаза съвидомъ ребенка, просящаго конфектъ.

Бониферъ, откашлялся и, смотря на нее, какъ лунатикъ, сказалъ:— Женщина? Женщина это высшій человюкъ...

Теперь уже Эрна не могла удержаться отъ смъха и, подавая руку мадоннъ, сказала:

— Прощайте! И не върьте доктору! Мы не такія чудесныя созданія, да и не хотимъ быть какими-то крылатыми существами — ангелами или гусынями, или тъмъ и другимъ въ одно время! Мы просто люди, такіе же люди, какъ мужчины, и даже съ большими недостатками, потому что въ нашемъ воспитаніи было больше погръшностей. Поэтому мы должны перевоспитать себя. Вотъ мое мнъніе о женскомъ вопросъ. Прощайте!

Слава Богу! — сказалъ Бониферъ,

когда Эрна вышла, и бросилъ боязливый взглядъ на дверь. Потомъ онъ осторожно приблизился къ Динъ Шпильфогель и съ серьезнымъ видомъ поцъловалъ ее въ губы. Она молча позволила совершиться

этому священнодъйствію.

— Слава Богу! —подумала Эрна, идя по улицъ. —Лучше враги, чъмъ такіе друзья, какъ этотъ Бониферъ и его подруга! Есть, очевидно, мужчины, которыхъ инстинктъ самозащиты и стремленіе найти поддержку влекутъ къ женщинамъ, тогда какъ у мужчинъ они встръчаютъ не пониманіе своихъ болъзненныхъ и тонкихъ, какъ паутина, нервовъ, а лишь равнодушіе и грубость.

И такіе мужчины еще гордятся своей чувствительностью, какъ у мимозы, называють это декадансомъ и на своей слабости основывають силу женщинъ. Какъ будто женщины могутъ быть освобождены

своими рабами!

Кромъ того, они совершенно сбиваютъ съ толку такія вътреныя головки, какъ у Дины Шпильфогель, и дълаютъ ихъ пугаломъ, мъшающимъ нравственно-здоровымъ женщинамъ присоединиться къ женскому движенію.

- Почему большинство мужчинъ высшаго класса относится къ намъ презрительно?—Думала Эрна, идя дальше. -- У крестьянъ и вообще рабочихъ этого нътъ. Они ничего не предпринимаютъ, не посовътовавшись съ женой. А у насъ? Насъ осторожно и ласково отстраняютъ мужчины отъ своихъ интересовъ. Почему? Потому, очевидно, что мы внушили окружающимъ насъ мужчинамъ убъжденіе, будто мы не способны понять ихъ интересовъкакъ та блъдная, истощенная женщина-кухарка и горничная своего мужа — которую она видъла вчера въ домъ Галлюса, —или можемъ понять ихъ невърно, какъ эта выбившаяся изъ колеи Дина Шпильфотель.
  - Нътъ! Есть и другія женщи-

ны! — воскликнула она вдругъ съ такой ръшительностью, что какой-то пожилой господинъ, въжливо снявшій передъ ней шляпу и подходившій къ ней, остановился въ смущеніи; но тотчасъ же ободрился.

— Извините!—сказалъ онъ съ нъкоторымъ замъшательствомъ, — я здъсь никого не знаю, а на улицъ ни души... Не можете ли вы сказать, гдъ живетъ г-жа Дина Шпильфогель?

Эрна, не останавливаясь, взглянула на него. Лътъ сорока, высокій и полный, съ краснымъ лицомъ, украшеннымъ бакенбардами въвидъ котлетъ, онъ казался содержателемъ хорошаго отеля. Его саксонское произношеніе внушило почему-то Эрнъ довъріе.

— Тамъ... въ концъ улицы... красный домъ! — сказала она, указавши рукой, и быстро пошла впередъ, слегка кивнувъ головой на выраженіе его благодарности.

 Что ему нужно, этому саксонцу, отъ Дины Шпильфогель? И гдъ она видъла это лицо? Такъ еще недавно?

Дорогой Эрна все думала объ этомъ. Конечно, видъла сегодня! У этой прерафаэлитки! На каминъ, въ кокетливой рамкъ "рококо", украшенной великолъпной розой La-France, у нея стоитъ фотографическая карточка, и карточка эта очень походитъ на добродушно-улыбающагося сегодняшняго посътителя Дины съ его большими бакенбардами.

Дина, говоря небрежно "я развелась съ мужемъ", покосилась въ направленіи камина, гдъ стояла карточка добродушнаго господина, а Эрна подумала: "Если это бывшій супругъ, то онъ имъетъ основанія быть такимъ довольнымъ. Я тоже имъла бы такой видъ, еслибъ отдълалась отъ Дины"!

Но если тотъ господинъ въ рамкъ, украшенной розой, и этотъ одно и то же лицо, то все-же это не совсъмъ понятно. Разведшіеся супруги не имъютъ обыкновенія посъщать другъ друга. Впрочемъ, у Дины, этого ангела невинности, все возможно. Она обладаетъ необыкновенной властью надъ мужчинами и, можетъ быть...

Эрна остановилась и недовольно покачала головой. Какое ей дѣло до всего этого? Пора думать о себѣ, а не о какихъ-то пріѣэжихъ изъ Саксоніи...

И она быстро пошла къ дому профессора.

#### Глава Х.

Эрна могла бы посътить профессора и въ болъе ранній часъ, не помъшавъ ему. У него была привычка вставать рано и тотчасъ приниматься за работу. Лучшимъ временемъ для занятій онъ считалъ тъ тихіе часы послъ восхода солнца, которые еще не нарушаются шумомъ проснувшагося дня.

Но сегодня мысли профессора были далеко отъ обычныхъ предметовъ ихъ,—онъ все еще бродили въ долинъ Неккара, гдъ онъ провелъ весенній день съ Эрной.

Цвътущія вътки деревьевъ слегка колыхались отъ легкаго утренняго вътерка, а въ немъ подымалась тоска и боязнь. Казалось, что пробуждается умершее—юность и любовь.

На письменномъ столѣ стоялъ передъ нимъ фотографическій портретъ сына, въ заломленной на бокъ пестрой шапочкѣ, съ высокомѣрной улыбкой избалованнаго юноши. Профессоръ долго смотрѣлъ на него. Горькій упрекъ просился ему на уста: "ты виноватъ, ты обманулъ меня въ моихъ надеждахъ, ни одинъ человѣкъ на свѣтѣ не оскорбилъ меня такъ, какъ ты со своей веселостью и молодостью! Я одинокъ, благодаря тебъ".

Чего онъ не дълалъ, чтобы подготовить сына къ ожидавшему его духовному наслъдію, какъ старался, чтобы онъ былъ его достойнымъ преемникомъ! И что же вышло изъ него, несмотря на всѣ заботы?—Самый обыкновенный, веселый и красивый малый, для котораго высшая цѣль жизни—быть ассессоромъ при какомъ-нибудь аристократѣ—предсѣдателѣ!

До послъдняго времени отецъ покорялся судьбъ, никто въдь не можетъ измънить себя. Сегодня же ему пришло въ голову, что въ его ужасномъ одиночествъ виноватъ Отто Гельмутъ. Это зародилось въ то время, когда онъ принужденъ былъ отказаться отъ надежды имъть въ сынъ—друга.

И снова встало передъ нимъ лицо Эрны—ея нѣжныя, одухотворенныя черты, молодые умные глаза, полуоткрытыя розовыя губы, какъ бы молящія: "освободите меня отъ незнанія и ничтожества! Удѣлите мнѣ что-нибудь отъ вашего богатства! Позвольте мнѣ, благодаря вамъ и черезъ васъ, подняться къ свѣту! Спасите во мнѣ человѣка! Сдѣлайте меня сильной и свободной и порадуйтесь на меня"!

И снова послышалось ему ея юношески-неопредъленное желаніе: "Мнъ котълось бы всему учиться, всему"! и снова чувствовалъ онъ, что этимъ звонкимъ дъвичьимъ голосомъ говоритъ въ ней серьезный, мужественный человъкъ...

Въ это время въ дверь постучали. Не дожидаясь обычнаго "войдите!" въ комнатъ появился майоръ,—съ безпокойнымъ и взволнованнымъ видомъ, необычнымъ для его веселой физіономіи.

— Я къ тебъ раненько! — началъ онъ, остановившись и не выпуская изъ рукъ шляпу и палку.—Но времени терять нельзя. Ты можешь выслушать непріятное извъстіе?

Профессоръ медленно возвращался къ дъйствительности.

— Говори!

— Я узналъ о всемъ вчера вечеромъ... Поздно, по возвращеніи изъ "Херускіи". Фрейлейнъ Бауэрнфейндъ оскорбилъ на улицъ какойто иностранецъ. Твой сынъ счелъ

себя обязаннымъ вступиться за нее и далъ пощечину нахалу!

— Ну?

Лицо майора приняло еще болъе серьезное выраженіе.

— Ну, и твой сынъ изъ-за нея, или скоръе изъ-за тебя, потому что она была твоей гостьей, — будетъ драться на дуэли. Это неизбъжно! Тотъ молодчикъ, конечно, дастъ и потребуетъ удовлетвореніе. Онъ чтото вродъ исключеннаго студента. Я зналъ его, когда онъ еще посъщалъ наши кнейпы. И тогда еще онъ и Отто Гельмутъ были врагами!

— Дуэли не будетъ! — порывисто воскликнулъ профессоръ, тотчасъ-же сдерживаясь. — Помъшать ей есть еще средство! Драться съ такимъ человъкомъ, какъ ты говоришь!...

Майоръ положилъ ему руку на плечо и тихо сказалъ.

— Будь твердъ! Боюсь, что теперь уже поздно! Я думаю, что дуэль происходитъ теперь или уже окончилась!..

Профессоръ взялся за шляпу.

— Мы должны отыскать ero!— сказаль онъ дрожащимъ голосомъ. — Пойдемъ скоръе!

Онъ сталъ спускаться къ городу такъ поспъшно, что старый солдатъ едва поспъвалъ за нимъ. Онъ зады-

— Другъ мой!.. бѣжать такъ не имѣетъ смысла! Мы можемъ найти его или на квартирѣ его или въфехтовальномъ залѣ. Или же, наконецъ, на дорогѣ между этими мѣстами!

Но квартира Отто Гельмутъ была пуста. Въ ней все имъло обычный видъ. Въ живописномъ безпорядкъ лежали въ ней въ одномъ углу ботфорты, рядомъ на стулъ куртка, на столъ стояли пустые пивные стаканы, лежали карты и засохшіе остатки вчерашняго завтрака, рядомъ "Вадемекумъ нъмецкаго студента", руководство для фуксовъ, по которому они старательно заучиваютъ знаки, цвъта и девизы нъмецкихъ студенческихъ корпорацій, трубка,

пачка табаку и тетрадь для записыванія лекцій, — служившая вмъсто того для записи отданнаго въ стирку бълья; въ другомъ углу виднълись рапиры, шпоры, хлыстъ. "Елена" Вильгельма Буша съ неоплаченнымъ счетомъ портного вмѣсто закладки, все такъ, какъ было въ теченіе многихъ поколъній у студентовъ и какъ оставилъ Отто. Въ сосъдней комнатъ, когда они вошли туда, съизмятой постели вскочилъ съ виноватымъ видомъ бълый пудель и спрятался. Судя по глубоко сдавленнымъ подушкамъ, онъ давно уже наслаждался запретнымъ мъстомъ отдохновенія. Странно было, что именно сегодня его хозяинъ оставилъ дома своего неизмъннаго спутника.

Профессоръ и его пріятель молча посмотръли другъ на друга и, выйдя на улицу, направились въ Гирш-гассе.

Въ старинномъ фехтовальномъ залѣ "Херускій" шла серьезнъйшая мензура, когда туда вошли два старъйшихъ члена корпораціи. Препятствій ко входу не оказалось. Поставленный внизу, у Неккара, сторожевой, который долженъ былъ дать знать о приближеніи педелей—что бывало очень ръдко, почтительно снялъ шляпу, и хорошо всъмъ извъстному майору никто не заградилъ пути. Теперь онъ оставилъ своего друга: въ одномъ изъ угловъ зала онъ замътилъ консула, которому послъ его странствованій по бълу свъту опять захотълось взглянуть на студенческую мензуру.

Незамъченный никъмъ изъ возбужденныхъ зрителей турнира, профессоръ стоялъ одинъ у двери, устремивъ глаза въ испещренный высохшими и почернъвшими пятнами полъ, на который многія покольнія проливали свою кровь, какънъчто связующее ихъ на всю жизнь съ ихъ аlma mater. Несмотря на свою тоску и безпокойство о сынъ, профессоръ не устоялъ передъ силой воспоминаній. Странный запахъфехтовальнаго зала — это смъшеніе

іодоформа и карболки, табачнаго дыма, запаха пыли, кожи и собакъ перенесъ его невольно къ тъмъ днямъ, когда, четверть въка тому назадъ, онъ самъ, поднявъ правую руку и засунувъ лѣвую назадъ за поясъ, широко разставивъ ноги, скрещивалъ свой клинокъ съ клинкомъ противника и испытывалъ напряженное состояніе во время мензуры—такъ же, какъ тъ двое бойцовъ, что теперь стояли другъ противъ друга. Это были два колосса, въ неуклюжихъ передникахъ, сапоотворотами гахъ съ и темныхъ очкахъ; лицъ ихъ почти нельзя было узнать, благодаря струившейся по нимъ крови.

Это была не обычная мензура по назначенію или легкая мензура фуксовъ, не схватка "дикихъ", (которые обнаруживаютъ обыкновенно больше ярости, чѣмъ искусства), прекращающаяся черезъ тридцать минутъ къ великому удовольствію будущихъ корпорантовъ,—нѣтъ, это былъ бой между знаменитыми, всѣмъ извѣстными бойцами: — одинъ изъ нихъ пріѣхалъ изъ другого университета, чтобы единоборствомъ покончить распрю между своей корпораціей и "Херускіей".

Постоянно слышались сухіе быстрые удары клинковъ, глухой звукъ терцій, звонкій — квартъ, происходила остановка, слышался говоръ, снова текли струйки крови, которыя врачъ вытиралъ ватой, чтобы опредълить, какого рода рана, бойцу поддерживали правую руку, секундантъ подносилъ ему кружку воды къ губамъ, и вода отъ попадающихъ въ нее капель крови тотчасъ же становилась розовой, какъ малиновый лимонадъ.

И снова мърный гнъвный стукъ ударовъ, игра клинковъ и долгаядолгая борьба при гробовомъ молчаніи затаившихъ дыханіе зрителей.

Когда оба обвязанные ватой предводителя корпорацій стояли другъ противъ друга, неподвижные съ головы до пятокъ, взмахивая клинка-

ми надъ окровавленной головой, съ лицами, на которыхъ ни разу не дрогнулъ ни одинъ мускулъ, ихъ можно было бы принять за автоматовъ, съ приведенными въдвиженіе руками и безжизненнымъ туловищемъ, покрытымъ кровью и изсъченнымъ клинками.

Майоръ тихонько подошелъ къ фонъ-Аррасу и, взявъ его подъ руку, вывелъ изъ зала.

— Уйдемъ, — прошепталъонъ, — до окончанія мензуры! Если тебя замътять, то произойдетъ лишь безполезная суматоха.

Они незамътно покинули залъ.

— Молодые людиничего не знають! — сказалъ майоръ, не дожидаясь вопроса. — Консулъ разспрашивалъ ихъ. Они говорятъ, что слухъ о столкновеніи уже распространился повсюду и что столкновеніе это должно и будетъ имѣть послѣдствія, но что дѣло сдѣлано съ величайшей поспѣшностью и въ тайнѣ. Очень подозрительно отсутствіе перваго уполномоченнаго. Второго тоже нѣтъ — господина фонъ-Вестрова. И это сегодня, въ день мензуры! На это должны быть важныя причины.

Они спустились по Гиршгассе и

подощли къ Неккару.

Оба угнетенно молчали. Къ чему говорить о томъ, что уже недоступно ничьему вліянію и разсчетамъ?

Майоръ положилъ другу руку на

плечо.

— Теперь намъ остается только ждать дальнъйшихъ событій. Пойдемъ! Я провожу тебя до дому!

У дверей своей дачи профессоръ

пожалъ ему руку.

— Мнъ хотълось-бы побыть одному! — сказалъ онъ. Я думаю, ты понимаешь это, милый другъ!

— Да!-коротко отвътилъ тотъ и

ушелъ.

Профессоръ снова быль одинъ въ своемъ кабинетъ, который онъ оставилъ часъ тому назадъ.

Вокругъ него была тишина, за окномъ цвъли деревья, сіяло солнце. Онъ чувствовалъ странное спокой-

ствіе, какое-то оцѣпенѣніе, не допускавшее внѣшнихъ признаковъ волненія. Это была безвольная покорность неотвратимой судьбѣ, которая неудержимо и ни на что не обращая вниманія шла впередъ.

Вдругъ профессоръ быстро вскочилъ: въ стеклянной галлереъ мелькнула пестрая шапочка — цвъта

"херускія".

Это Отто Гельмутъ! Это вернулся его сынъ!

Но нътъ... Кто-то чужой говоритъ съ горничной. Выбъжавъ изъ комнаты, онъ тотчасъ же узналъ второго уполномоченнаго корпораціи, фонъ-Вестрова—стройнаго молодого человъка, смотръвшаго прапорщикомъ въ штатскомъ платъъ; онъ происходилъ изъ старинной военной семьи и былъ намъренъ по окончаніи семестра, осенью, поступить въ офицеры.

Профессоръ схватилъ его за руку

и ввелъ въ комнату.

— Пожалуйста, скоръе говорите, господинъ фонъ-Вестровъ!—сказалъ онъ ръзко, почти повелительно.

Тотъ колебался.

- Была дуэль, господинъ профессоръ!
  - Знаю, знаю! А конецъ?
- Отто Гельмутъ раненъ. Въ лъвый бокъ.
  - Въ какое мъсто?

Молодой человъкъ въ смущеніи

отвернулся...

— Господинъ профессоръ... собственно... приблизительно... въ область сердца. Но когда я его оставилъ, онъ былъ въ полномъ сознаніи и говорилъ еще...

Наступило молчаніе.

— Нашъ первый уполномоченный послалъ меня, — снова заговорилъ фонъ-Вестровъ, — потому что я еще могъ попасть на поъздъ и привезти вамъ извъстіе... а потомъ нужно пойти поскоръе въ университетскую клинику и приготовить тамъ комнату...

Онъ говорилъ неувъренно, какъ-

нія не нужны.

— Остальные вдуть въ экипажв... конечно, очень медленно... шагомъ... пройдеть еще часа полтора, пока они довдуть до моста, потому что... дорога длинная! Дуэль была въ Гессенв... у старыхъ замковъ. Отто Гельмутъ сказалъ мнв, что вчера вы были тамъ на прогулкв и на этомъ самомъ мъств сидъли въ фрейлейнъ Бауэрнфейндъ, изъ-за которой... ахъ да... господинъ профессоръ еще не знаетъ, по какому поводу произошла дуэль...

812

Профессоръ жестомъ остановилъ его. Вестровъ на цыпочкахъ, какъ въ комнатъ больного, прошелъ къ

двери.

— Я иду въ клинику, господинъ профессоръ! — тихо сказалъ онъ. Отвъта не послъдовало. Онъ хотълъ уже открыть дверь, но вспомнилъ, что еще не сообщилъ самаго важнаго, и снова сдълалъ нъсколько шаговъ къ столу.

 Отто Гельмутъ безупречно велъ себя! — сказалъ онъ. – Поведеніе

его превосходно!

Слова эти, какъ онъ замътилъ, не произвели никакого впечатлънія на профессора. Само собою было понятно, что нъмецкій студентъ не отказался бы отъ дуэли на самыхъ тяжкихъ условіяхъ. То, что фонъ-Вестровъ, въстникъ несчастья, сообщилъ еще отцу, было для него пустымъ звукомъ. Студентъ тихонько отворилъ дверь и осторожно вышелъ изъ комнаты. Очутившись на улицъ, онъ глубоко вздохнулъ—молодой человъкъ исполнилъ самое тяжелое дъло въ своей жизни.

Въ окно онъ увидълъ, что профессоръ фонъ-Аррасъ неподвижно и молча сидълъ еще у письменнаго стола, устремивъ на него глаза, все въ томъ-же положеніи, какъ и прежде, и, въроятно, думалъ. Пораненіе въ области сердца! Это значитъ конецъ!

Впрочемъ, — не всегда! Профессоръ былъ самъ медикомъ, хотя и не практикующимъ. Было довольно много случаевъ — онъ хорошо пом-

нилъ и могъ анатомически обосновать ихъ—когда раненые выздоравливали вполнъ.

Но теперь онъ не довърялъ и наукъ. У него явилось твердая увъренность, что Отто Гельмутъ умеръ!

Мысль о смерти вонзилась въ его сердце, какъ ядовитая стръла, и изъ боли сердца возникла въ немъ новая любовь—полная отчаянія, страстная любовь къ сыну.

Она проснулась въ немъ сразу послъ того, какъ долгіе годы дремала подъ обломками разрушенныхъ надеждъ и разбитыхъ горделивыхъ мечтаній.

— Сынъ мой, сынъ! — сказалъ онъ вслухъ тихимъ, усталымъ голосомъ. И съ тоской закрывъ лицо руками, онъ услышалъ такой же стонъ и подавленное горькое рыданіе у двери. Онъ поднялъ голову. Тамъ стояла его жена, блъдная, какъ и онъ, и какъ бы оцъпенъвшая отъ страха и страданій. Онъ хотълъ заговорить. Она покачала головой.

— Я слышала, что говориль тебъ фонъ-Вестровъ. Я все время просидъла окаменъвши на стулъ, не въря этому. Но теперь я пришла къ тебъ!

И въ порывъ отчаянія она охватила его руками и склонила голову къ нему на грудь. Онъ посмотрълъ на нее. Никогда не была она такою, какъ теперь. Никогда не видълъ онъ разсудительную спутницу своей жизни такой безпомощной и ласковой. Никогда не подозръвалъ онъ, что въ этомъ замкнутомъ сердцъ такъ много таилось любви, которая теперь, въ минуту глубокаго горя, прорвалась наружу.

Онъ взялъ ея руку и кръпко пожалъ ее. Молча сидъли они рядомъ, полные ожиданія, страха и любви. И то, что не могли сдълать ни общность духовныхъ интересовъ, ни спокойная дружба, ни полное пониманіе другъ друга, то сдълала сердечная тревога этихъ молчаливыхъ, приближающимся къ осени жизни, людей. Теперь они составляли одно, неразрывное одно, потому что въ первый разъ сердцемъ поняли другъ друга и испытали одно и то же чувство — любовь къ сыну.

Теперь замътилъ профессоръ, что и дочери его были тоже въ сосъдней комнатъ. Онъ не знали хорошо, въ чемъ дъло-мать едва отвътила на ихъ вопросы — но видъли, что фонъ-Вестровъ ушелъ отъ нихъ съ озабоченнымъ лицомъ, что родители, потрясенные чъмъ-то, молча сидъли рука объ руку, и предчувствіе несчастья зародилось въ нихъ. И онъ сидъли, надрываясь отъ рыданій при мысли о несчастьи, случившемся съ братомъ, нисколько не думавшемъ о нихъ и относившемся къ нимъ съ высокомърнымъ равнодушіемъ 18-лътняго юноши. Отецъ слушалъ ихъ громкій, почти дътскій плачъ, видълъ рядомъ съ собою встревоженную мать. много любви въ этой, повидимому, холодной семь в! Любовь таилась среди этихъ сдержанныхъ, молчаливыхъ людей и ждала только повода, великаго горя или счастья, чтобы обнаружиться...

Онъ опять сълъ рядомъ съ женой и протянулъ ей руку — онъ замътилъ, что она ее искала. Все въ нихъ замерло. Наступило томительное ожиданіе.

Сейчасъ ръшится судьба... сей-

Заскрипъла калитка въ саду. Стройная дамская фигура постояла съ минуту въ неръшительности подъ цвътущими вътвями деревьевъ, колыхавшихся отъ легкаго весенняго вътерка на голубомъ фонъ неба, и оглянулась, какъ бы боясь нападенія дога, потомъ ръшительно направилась къ виллъ и позвонила. Горничная побъжала открыть дверь.

Профессоръ крикнулъ ей:

 Меня нътъ дома ни для кого, кромъ друзей моего сына!

Въ передней послышался разговоръ вполголоса. Онъ узналъ звонкій голосъ Эрны, звучавшій теперь какъ-то необыкновенно подавленно и, поглощенный тревогой объ Отто,

почти не замътилъ, что голосъ этотъ нисколько не волнуетъ его.

Горничная вернулась съ визитной

жарточкой Эрны въ рукъ.

— Фрейлейнъ Бауэрнфейндъ проситъ сказать, что это *она* пришла, нельзя-ли на пять минутъ...

— Скажите фрейлейнъ Бауэрнфейндъ, — прервалъ онъ ее, — что я очень сожалъю... но теперь невозможно... я не въ состояніи... я наянищу ей...

Горничная ушла. Она не подозръвала ничего о томъ, что произошло, и равнодушнымъ тономъ передала Эрнъ слова профессора. Эрна ничего не отвътила, повидимому: голоса ея не слышно было. Можетъ быть, и никогда уже онъ не услышитъ его!

Профессоръ взглянулъ на жену. Она сидъла около него, сжавши руки, съ страдальческимъ выраженіемъ и тяжело, прерывисто дышала. Она не прислушивалась къ происходившему около нея и не обращала ни на что вниманія. Отказъ въ пріемъ при существовавшихъ обстоятельствахъ былъ вполнъ понятенъ—относился ли онъ къ Эрнъ Бауэрнфейндъ или кому другому.

Нътъ! Она не знала тайны мужа и никогда не узнаетъ ея. Ни она, ни кто либо другой. Съ этой тайной покончено. Она исчезла, разсѣялась, какъ весенній вътерокъ, который набъгаетъ и проносится, какъ колокольный звонъ, замирающій вдали, какъ послъднее благоуханіе снъжнобълыхъ цвътовъ, которое говоритъ: "Все это было когда-то! Простись съ молодостью! Твое время прошло! Юность живетъ сама собою, ты же живешь въ другихъ! Живешь въ сынъ! Простись же съ молодостью и сойди въ долину, гдъ дни короче, а ночи длиннъе, гдъ царствуетъ осень съ ея яснымъ спокойствіемъ"...

Подъ окномъ заскрипълъ подъ шагами песокъ. Эрна медленно шла къ садовой калиткъ, не оборачиваясь, опустивъ хорошенькую головку; въ ней не видно было ни разочарованія, ни раздраженія, а только глу-

бокая печаль и усталость. На минуту Эрна остановилась у калитки и старательно заперла ее, и профессоръ еще разъувидълъ ея нъжный профиль съ сжатыми губами и серьезнымъ выраженіемъ. Она открыла зонтикъ и пошла по улицъ своей легкой поступью, все дальше и дальше. Профессоръ спокойно смотрълъ ей вслъдъ: юность уходила отъ него и скоро скрылась совсъмъ...

### Глава ХІ.

Профессоръ не могъ больше выносить неизвъстности. Не пойти ли навстръчу экипажу? Можетъ быть, онъ встрътить его. Но можетъ быть также, что, пока онъ безполезно будетъ бродить въ поискахъ экипажа, здъсь напрасно станутъ отыскивать его.

Онъ одълся, чтобы выйти изъдома. — Пойду! — сказалъ онъ женъ. — Спущусь по дорогъ. Онъ долженъ пріъхать оттуда! — Онъ удивился самътому, что могъ еще сказать: "онъ долженъ пріъхать"! Въдь ничего не извъстно было. Но надежда слабо зашевелилась въ немъ, когда онъ вышелъ на свъжій воздухъ и солнечный свътъ. Лишь бы не случилось самаго худшаго!

И профессоръвышелъ сътропинки, которая вилась между окруженными высокими заборами виноградниками, на большую дорогу. Здъсь его глаза приковались къ черной точкъ въ отдаленіи, которая медленно приближалась, какъ тихо ползущій черный жукъ.

Закрытый экипажъ. Пара лошадей. Наемный кучеръ правитъ осторожно, наклонившись съ козелъ впередъ. Теперь можно было уже различить нъкоторыя подробности... Сердце у него замерло. Экипажъ приближался медленно, томительно медленно. Но вотъ онъ уже близко. Профессоръзаглянулъ въ экипажъ. Передъ нимъмелькнули лица: сначала незнакомое лицо съ золотымъ пенсне, потомъ испещренная рубцами голова уполно-

моченаго и склоненное къ нему на плечо молодое блъдное лицо съ безкровными губами и закрытыми глазами лицо Отто Гельмута. Онъ казался еще моложе, чъмъобыкновенно, почти мальчикомъ, погруженнымъ въ сонъ. Не сонъ ли это? Утомленіе? Или...?

Уполномоченный въжливо поклонился, снявъ шапку свободной правой рукой и взмахнувъ ею, насколько позволяло узкое пространство экипажа.

— Послушай, ты, фуксъ! — тихо и осторожно прошепталъ онъ.—Вотъ твой отецъ!

Отто Гельмутъ открылъ глаза, и на его блъдномъ лицъ появилась смущенная улыбка, какъ будто онъ сознавалъ, что сдълалъ глупость и радовался въ то же время своему поступку и тому, что все хорошо кончилось.

— Здравствуй, папа!—сказалъ онъ, усталымъ голосомъ пытаясь придать ему веселое и бодрое выраженіе. — Прости, что не могу подать тебъ руки! Но какъ только я буду въ состояніи двигаться...

Господинъ, сидъвшій позади, предупреждающимъ жестомъ поднялъ руку.

- Докторъ сказалъ, что ты не долженъ разговаривать!. - напомнилъ уполномоченный и обратился профессору съ дъловымъ и многозначительнымъ видомъ, съ какимъ обыкновенно младшіе члены корпораціи дізлають донесеніе старізішимь членамъ "Херускіи". — Мальчикъ велъ себя безукоризненно! Гораздо коррективе, чвмъ его противникъ, который съ скорымъ повздомъ мчится теперь въ Базель, чтобы переъхать границу изъ страха передъ заключеніемъ въ кръпости на нъсколько мъсяцевъ. Да, мнъ посчастливилось съ моимъ фуксомъ. Не правда ли, Отто Гельмутъ?

Молодой студентъ съ улыбкой кивнулъ головой. Повидимому, несмотря на боль, онъ чувствовалъ себя отлично.

— А могло кончиться чертовски скверно, господинъ профессоръ! — сказалъ уполномоченный тихо и серьезно. — Первые выстрълы — безърезультата! Во второй разъ стръляеть мой фуксъ и не попадаетъ!! Потомъ люксенбуржецъ — прищуривается, цълится долго — я вижу лукавое выраженіе его лица, носъ и посинъвшій заплывшій отъ удара глазъ — щелкъ! Отто шатается и медленно падаетъ на бокъ ... И подумайте, какой счастливый случай, господинъ профессоръ!

Старый боецъ воодушевился, какъ охотникъ, разсказывающій о необык-

новенномъ приключеніи.

 Отто Гельмутъ стоялъ полуобернувшись къ противнику лъвой стороной, пуля попадаетъ въ лѣвую половину груди и—не знаю, умфетъ ли такъ стрълять тотъ господинъ или это была случайность-минуя область сердца, ударяется о ребро. подъ кожей обходить по тълу и вылетаетъ около спинного хребта... Счастье, что она не прошла на дюймъ дальше, иначе... теперь же все коннеопаснымъ чилось пораненіемъ. Дней восемь-десять въпостели, сказалъ докторъ!

— У меня къ вамъ просьба!—прервалъ его профессоръ, теперь вполнъ овладъвшій собой.—Вы сейчасъ проъзжаете недалеко отъ моейквартиры. Не будете ли вы добры войти къ намъ и сказать моей женъ, какъ все произошло? А я пока самъ отвезу

сына въ клинику.

Уполномоченный, приподнявъ свою шапочку, вышелъ изъ экипажа.

— Досвиданія, мальчикъ! Я пойду поскоръе и сдълаю веселое лицо, чтобы ваша супруга, господинъ профессоръ, уже издали видъла, что все хорошо обошлось!

И дъйствительно, когда онъ, опираясь на палку, всходилъ на гору, на его огрубъвшемъ и суровомъ лицъ появилась улыбка, правда, нъсколько принужденная, вымученная.

Экипажъ между тъмъ катился

дальше. Профессоръ сидълъ рядомъ съ сыномъ, поддерживая его. Голова юноши, съ побледневшимъ лицомъ и закрытыми глазами, какъ бы во снъ, склонилась къ нему на грудь. Профессоръ слышалъ его тяжелое дыханіе и чувствовалъ удушливый запахъ карболки и іодоформа, который шель изъ-подъ незастегнутой куртки Отто отъ его перевязанной груди. На душъ у него было глубокое спокойствіе и торжественное чувство благодарности-къкому, онъ самъ не зналъ. Зналъ онъ только одно: съ этого часа у него былъ сынъ, онъ не былъ уже одинокъ, сердцу было къ чему привязаться.

Врачъ, сидъвшій напротивъ, скромно молчалъ и лишь изръдка бросалъ испытующіе взгляды на своего паціента. Тотъ уже начиналъ терять терпъніе благодаря долгой ъздъ.

— Еще не прівхали? — спрашиваль онъ, кусая губы, когда экипажъ наталкивался на камень, но тотчасъ же улыбался — усталой и слабой улыбкой — чтобы не напугать отца.

Наконецъ, показались обширныя зданія университетскихъ клиникъ — высокіе дома, зеленъющіе сады, соединенные множествомъ крытыхъ переходовъ одноэтажные бараки, павильонъ для хирургическихъ операцій, гдъ все уже было приготовлено уполномоченнымъ "Херускіи"

къ пріему больного.

Отто Гельмутъ скоро былъ водворенъ здъсь и лежалъ въ постели съ довольнымъ видомъ и неяснымъ чувствомъ удовлетворенія, — оттого что уже пережилъ и сдълалъ коечто и не былъ уже мальчикомъ, который лишь полгода тому назадъ сидълъ еще на школьной скамы и каждый день въ восемь часовъ ходилъ въ училище съ ранцемъ за плечами. Теперь онъ мужчина! По всъмъ правиламъ принялъ крещеніе огнемъ, къ тому же поводъ былъ очень благородный—не какая-нибудь ссора на пирушкъ-нътъ! Онъ выступилъ, какъ рыцарь дамы, какъ

студентъ, кавалеръ и сотоварищъ, на защиту студентки.

Знаетъ ли объ этомъ фрейлейнъ

Бауэрнфейндъ?

Если знаетъ, то должна думатъ о немъ иначе, чъмъ прежде, при встръчъ пожать ему руку съ серьезнымъ и многозначительнымъ видомъ и не обращаться больше къ нему съ такими проповъдями, какъ вчера, въ лодкъ къ молодому графу. Теперь она убъдится, что женщиныслабыя созданія, нуждающіяся въ защитъ. Отто очень гордился своимъ поступкомъ, но къ Эрнъ, какъ и былъ совершенно прежде, внодушенъ. Онъ чувствовалъ лишь наивное, платоническое восхищеніе ея гордой самоувъренностью, красотой и изяществомъ, но мысли его долго не останавливались на ней. Больше всего думалъ онъ о томъ, что пройдетъ не меньше мъсяца, прежде чъмъ онъ можетъ сдълаться буршемъ.

Непріятно потерять столько времени. Но всетаки его навърно примуть. Дуэль на пистолетахъ возвышала его и давала ему преимущество надъ толпой другихъ фуксовъ и облегчала его вступленіе въкорпорацію въ качествъ бурша. До окончанія семестра, конечно, онъ еще успъетъ получить значекъ.

Слухъ о дуэли, разумъется, ра-

спространится.

Предстоитъ заключение въ кръпости мъсяца три или даже на полгода. Половину срока сократятъ, останется, приблизительно, мъсяца два, которые можно отбыть время осеннихъ каникулъ, вмъсто того, чтобы скучать въ родительскомъ домъ. Въ кръпости весело. Тамъ можно встрътить другихъ студентовъ, офицеровъ, людей одного направленія... комендантъ на молодыхъ джентльменовъ смотритъ большею частью сквозь пальцы, даетъ отпускъ въ городъ, отпускаетъ на честное слово изъ кръна цълую недълю, чтобы отдохнуть отъ заключенія... Отто Гельмуть радовался, однимъ словомъ, предстоящему наказанію, радовался тому, что раненъ, что черезъ нъсколько недъль щеки его будутъ покрыты шрамами, что его посадятъ подъ замокъ, радовался всему, и спокойно и весело лежалъ, мечтая, въ постели.

Пока врачи занялись Отто, профессоръ вышелъ на воздухъ. Помочь онъ ничъмъ не могъ, и оставаться безучастнымъ зрителемъ ему было непріятно.

Онъ ходилъ взадъ и впередъ по двору; вокругъ него была обычная суета больницы, ходили озабоченныя сидълки, нося кипы бълья, на скамейкахъ сидъли больные въ бълыхъ халатахъ и грълись на солнцъ, бъдные люди ждали помощи — касъ завязанной рукой, меньщикъ хромой работникъ, мать съ ребенкомъ на рукахъ, много крестьянъ, стоявшихъ съ недовърчивымъ угрюмымъ видомъ; они не ръшались пошевельнуться, особенно когда появлялись пугала въ на дворъ образъ ассистентовъ въ длинныхъ фартукахъ, забрызганныхъ, какъ у мясниковъ, кровью; весело болтая между собою, они тотчасъ же исче-

Профессоръ вдругъ вспомнилъ объ Эрнъ. Теперь, когда тяжкое безпокойство о сынъ отлегло отъ сердца и онъ вздохнулъ съ облегченіемъ, мысль о ней снова медленно стала овладъвать имъ — мысль заглушенная, но ищущая выхода, какъ пламя послъ пожара, которое пробивается изъ-подъ обломковъ и даетъ знать, что подъ ними не все еще потухло.

Эрна снова представилась ему такою, какой онъ видълъ ее, когда она медленно шла по саду, такая серьезная и печальная, какъ будто ее постигло тяжелое горе. Онъ причинилъ ей огорченіе. Довърчиво и открыто шла она къ нему, а онъ ее оттолкнулъ! И она не знала, почему это случилось!

Лучше всего написать ей! Или объясниться съ ней самому. Пойти къ ней и разсказать ей о происшедшемъ недоразумъніи. Теперь въдь нъть никакой опасности!

А искушеніе? Онъ почувствовалъ, что оно снова овладъваетъ имъ. Такъ скоро нельзя отдълаться отъ него!

Пока еще оно слабо и ничтожно, но мало-по-малу станетъ сильнъе. Оно можетъ рости, рости...

Лицо его омрачилось. Боязнь новаго припадка дала ему силы для ръшенія—потушить искру, пока она тлъеть еще слабо! Быть твердымъ по отношенію къ себъ и къ Эрнъ. Иначе нельзя!

Онъ вернулся къ сыну. Отто Гельмутъ весело улыбнулся ему и слегка кивнулъ головой въ знакъ того, что чувствуетъ себя въ высшей степени пріятно. Отецъ присълъ къ нему на кровать.

— Ну, теперь ты внв опасности, мой мальчикъ! — сказалъ онъ. — Черезъ недвлю будешь опять ходить. Я думаю, что тогда лучше всего, чтобы поправиться окончательно, пожить тебв несколько недвль дома?

Отто отвътилъ утвердительно, подумавъ:

- Придется поскучать это время! Но оно пройдетъ скоро!
- И лучше всего, если я уъду прежде васъ и приготовлю все къ вашему пріъзду. Мать, конечно, не разстанется теперь съ тобою. А я... Я для тебя не могу много сдълать и знаю, что уходъ за тобой будетъ хорошій. Поэтому, какъ я уже сказалъ, мнъ хотълось-бы поджидать тебя дома.
  - Хорошо папа.

Профессоръ всталъ и подошелъ къ столу. Тамъ началъ онъ что-то писать на визитной карточкъ.

Сынъ съ любопытствомъ слѣдилъ за нимъ.

- Ты еще пишешь мнъ рецептъ, папа? У меня ихъ уже два!
  - Нътъ! Нъсколько прощальныхъ

строкъ!—спокойно сказалъ профессоръ, не оборачиваясь.—Я сейчасъ отошлю ихъ и сегодня же вечеромъ

уъду!

Онъ вышелъ, спросилъ конвертъ и написалъ адресъ: "Фрейлейнъ Эрнъ Бауэрнфейндъ". Потомъ приказалъ посыльному доставить записку немедленно и вернулся къ постели сына.

\* \*

Эрна вернулась домой и сидъла въ комнатъ Меты Виггерсъ, усталая и угнетенная.

— Ты права была, предсказывая неудачу!—сказала она печально, но все-таки съ оттънкомъ прежняго задора въ голосъ. — Ничего изъменя не выйдетъ! Мы, женщины, не умъемъ помочь ни себъ, ни другимъ... Подумай только объ этой сумасшедшей Динъ Шпильфогель съ твоимъ Бониферомъ!

Мужчины же не хотятъ помогать намъ! Они только объщаютъ и посмъиваются надъ нами втихомолку, какъ надъ ребенкомъ, которому даютъ объщанія въ надеждъ, что на утро онъ обо всемъ забудетъ!

Мета слушала ее разсъянно. Она торопилась написать нъсколько за-

писочекъ.

— Да что ты дълаешь, Мета? — спросила она, подходя къ столу. — Только теперь замътила Эрна, что кандидатка была въ очень возбужденномъ состояніи—руки ея сильно дрожали, когда она писала записки, вкладывала ихъ въ конверты и надписывала адресъ. —Ты приглашаешь къ себъ гостей?

Мета сдълала жестъ, показывающій, чтобы ей не мъшали.

— Я отказываюсь отъ уроковъ со всъми этими господами!

— Ты распускаешь свой звъринецъ! Но въдь они должны сейчасъ собраться!

- Время еще есть! Я успъю, если сейчасъ-же пошлю горничную къ нимъ. Всъ они живутъ очень близко отсюда. Четверо даже въ

одномъ и томъ же пансіонъ, тутъ, на углу.

— Но что съ тобой? Что случилось?

Мета надъла пальто и засунула письма въ карманы.

— Вотъ лежитъ его исповъдь! — презрительно сказала она, стараясь подавить волненіе. — Ты въдь застала его у нея?

– Его у нея? — сказала, соображая, Эрна. — Ахъ, да! Если перевести языкъ влюбленныхъ на обыкновенный нъмецкій, то это значитъ — Бонифера у Дины Шпильфогель!

— Онъ упоминаетъ объ этой встръчъ въ письмъ! — продолжала Мета Виггерсъ. — Дальше идетъразный вздоръ! Относительно меня! Тебъ это не зачъмъ знать! Читай отсюда!

Она перевернула страницу и показала мъсто посрединъ ея, которое Эрна прочла: "Высокій полный господинъ съ толстымъ краснымъ лицомъ и бакенбардами въ видъкотлетъ! Вообразите себъ идеалъфилистера, дорогой другъ, и вы будете имъть представленіе объэтомъ человъкъ, который неожиданно вошелъ въ комнату и сталъпередо мною и Диной Шпильфогель.

Дина поблъднъла и молчала. Но когда онъ спросилъ: "Ну, Дина, какъ поживаешь"? она вдругъ покраснъла.

Онъ сказалъ "Дина", и мнъ стало какъ-то неловко, а Динъ это показалось, повидимому, вполнъ умъстнымъ.

Она тихонько вышла изъ комнаты. Я взялся за шляпу, чувствуя себя лишнимъ. Но толстый господинъсъ бакенбардами удержалъ меня: "Вы въдь докторъ Бониферъ? Очень радъ! Я долженъ поблагодарить васъ за дружескія услуги, которыя вы оказывали моей женъ"!

Онъ удобно усълся напротивъменя и закурилъ сигару.

Съ самаго начала разговора онъвыяснилъ, что онъ чулочный фабрикантъ. Я ничего не имъю противъ

этой почтенной профессіи! Но мы—люди декаданса, съ утонченной духовной жизнью и интимными чувствами, и этотъ человъкъ показался мнъ слишкомъ толстымъ, слишкомъ здоровымъ... однимъ словомъ, непріятно подъйствовалъ на мои нервы!

— Вы не повърите, — снова заговорилъ онъ, стряхивая пепелъ съ съ сигары, — какъ я вамъ благодаренъ! Съ моей женой, видите-ли, не легко обходиться! Особенно послъ того, какъ она стала получать цълыми кипами скандинавскія книги и изучать ихъ. Отъ нихъ и дълается съ ней весной этотъ припадокъ! И она стремится уъхать! Зачъмъ—сама не знаетъ.

Когда я ее объ этомъ спрашиваю, она говоритъ мнъ что-то неопредъленное о свободъ женщинъ!

Такъ и въ этомъ году! Ну, хорошо: я позволяю ей путешествовать мъсяца три, чтобы отдохнуть отъ меня и отъ семьи... Отпускаю безъ всякой боязни! Она много говоритъ, очень много, слишкомъ даже много! Но все остается при ней! Свобода ея никогда не переходитъ въ поступки! Она, знаете-ли, живетъ духовно! А противъ такихъ духовныхъ порывовъ у меня нътъ никакого другого средства! Въ первый разъ случилось это съ нею четыре года тому назадъ! На нее нашло благочестивое настроеніе. Не обыкновенное церковное благочестіе, а какое-то новое. Былъ какой-то норвежскій теологъ и мистикъ – знаете, оттуда, гдъ кончается весь свътъ и начинается Ибсенъ...-онъ говорилъ, что надо быть альтруистомъ, благороднымъ человъкомъ и помогать другимъ людямъ. Удалось это ему или нътъ, не знаю. Самому себъ онъ не могъ помочь — я долженъ былъ ссудить ему денегъ для возвращенія на родину и никогда больше не видълъ ни денегъ, ни ero!

Во второй разъ дъло вышло еще лучше! Явились вы! Вы сочли своей

обязанностью взять мою жену подъ свое покровительство! Я вамъ искренне благодаренъ, господинъ Бониферъ!

Толстый фабрикантъ говорилъ съ совершенно серьезнымъ лицомъ, пуская мнъ въ лицо облака дыма, такъ что мнъ сдълалось дурно и я разсердился.

 Ну, что же дальше?—спросилъ я наконецъ.

— Ну, теперь двѣнадцать недѣль прошло, --- добродушно сказалъ саксонецъ, - терпъніе мое истощилось и наступило время увезти отсюда Дину. Я заставилъ дътей написать ей письмо. Старшій, который выводитъ каракули, написалъ: "Милая мама! вернись домой!", а другіе подписались. Двоимъ я водилъ руку, а за четвертаго поставилъ три креста. Письмо подъйствуетъ, потому что она хорошая мать, когда около нея нътъ норвежцевъ, декадентовъ и тому подобныхъ людей изъ сумасшедшихъ домовъ. Я ее люблю и теперь уже привыкъ къ ея выходкамъ. Думаю, что сегодня вечеромъ уъдемъ съ ней опять на Эльбу. Вы въдь придете на вокзалъ, чтобы проститься съ ней? Итакъ, до свиданія.

Онъ всталъ и пошелъ къ женъ. А я... дорогой другъ, я въ письмъ покаюсь во всемъ, что не могъ бы высказать вамъ лично... Я не могъ встать отъ изумленія. Это былъ мой идеалъ! Женщина, которая бросаетъ дома четырехъ безпомощныхъ малютокъ и морочитъ всъхъ, говоря, что разошлась съ тираномъ-мужемъ къ слову сказать, добръйшимъ филистеромъ въ свъть! Четверо дътей! Я ничего не имъю противъ этого числа! Оно очень часто встръчается въ нъмецкихъ семействахъ. Но у этого прерафаэлитскаго ангела съ прической во вкусъ Боттичелли! О дътяхъ она ничего не говорила мнъ! Она обманывала меня. И другихъ тоже. Даже самое себя. Она лгала всякій разъ, какъ только открывала ротъ! О, это отрезвляетъ! И ее-то считалъ я женщиной будущаго! Значитъ, я совсъмъ не знаю людей!..

Несмотря на свое горе, Эрна не не засмъяться и уронила могла лисьмо.

— Знаешь-ли, Мета, я думаю, что нашъ рыцарь Бониферъ навсегда останется рыцаремъ печальнаго образа! Онъ сдълалъ-бы лучше, еслибъ, вмъсто того, чтобы отыскивать женщину будущаго, не попадалъ-бы подъ башмакъ женщинъ настоящаго времени! Какъ ты думаешь?

— Читай дальше! — сурово сказала Мета, и Эрна прочла остальныя

строчки.

— Я разсказалъ вамъ все такъ подробно потому, что мы уже никогда не встрътимся. Я недостоинъ васъ и никогда не буду достойнымъ! Человъкъ, который позволилъ одурачить себя Динъ Шпильфогель, не можетъ поднять на васъ глазъ. Теперь, въ своемъ позоръ, я ясно вижу, что новый человъкъ, котораго намъ хотълось сдълать изъ женщины — это вы! Вы работаете. Работъ принадлежитъ міръ и буду-

Прощайте! Я никогда не ръшусь увидъться съ вами — послъ того, какъ сегодня еще говорилъ о Динъ: "Женщина—это высшій человъкъ"! Я отрекусь отъ этихъ словъ!

Вашъ раскаявшійся

Бониферъ.

 Ахъ ты, кривляка! — непочтительно подумала о немъ Эрна, возвращая письмо Метъ Виггерсъ. — Ты ждешь новыхъ помочей, на которыхъ женщины ведутъ тебя отъ колыбели до могилы. Не уйдешь ты отъ своей судьбы!

— Но послушай! — сказала она вслухъ, широко раскрывая глаза. ---Милая Мета! Ты собралась уйти. Не къ немуже, надъюсь?

Мета бросила на нее укоризнен-

ный взглядъ.

 Противъ его дома есть кондитерская! Отчего мнъ не зайти туда выпить чашку кофе? Что я тамъ, онъ узнаетъ въ ту же минуту. И

я не могу помъшать ему прійти туда же!

– Но тебѣ было бы это *очень* непріятно? — простодушно спросила

Подруга ея заволновалась.

- Какое безуміе—уъхать, чтобы снова попасться въ руки какой-нибудь Динъ Шпильфогель! Нужно его удержать Этотъ человъкъ не можетъ быть самостоятельнымъ! -Она взволнованно ходила по комнатъ. – Я должна поторопиться! Не знаю, солнце-ли такъ печетъ сегодня или только мни такъ жарко...
- Но въдь на тебъ зимняя кофточка!
- Прощай!—Мета поспъшно поцъловала Эрну, не обративъ вниманія на ея послъднія слова. — Прощай, моя бъдная малютка! Не будь такъ печальна! Мы еще увидимся и все будетъ хорошо. Только побольше мужества!

Она ушла. Эрна сидъла съ печальной улыбкой на лицъ.

Холодная блондинка влюблена. Влюбленные эгоистичны!

На нихъ нельзя сердиться за то, что они ни о чемъ, кромъ своей любви не думаютъ, — не думаютъ, напр., что станется съ ихъ друзьями! Она Метъ теперь лишь въ тягость! Всюду и всъмъ въ тягость! И съ проснувшейся гордостью она спрашивала себя: "зачъмъ я цълый день надоъдаю людямъ своими дълами? Никто объ нихъ и знать не хочетъ. Всъ болъе или менъе ясно даютъ мн то понять, что нисколько не интересуются ни мною, ни моей судьбой. Или интересуются мной, какъ кошка канарейкой. Такъ или иначе, я одинока на свътъ. И Джонъ Генри ванъ-Лениепъ, какъ всегда, поступилъ умно, давъ терпъливо выпить мнъ чашу горькаго познанія до дна. Потому-то онъ и не показался мнъ сегодня, что другой на его мъстъ. конечно, сдълалъ бы, а только черезъ три часа придетъ посмотръть, выбилась-ли я изъ силъ. Онъ умнъе меня, все знаетъ, все пережилъ. Я въ сравнении съ нимъ дитя. Поэтому, не смотря на свою любовь, онъ презираетъ меня".

Въ дверь постучали. Она испугалась, только теперь сообразивъ, что находится не у себя въ комнатъ, а

у Меты Виггерсъ.

- -- Войдите! нерѣшительно сказала она и робко посмотрѣла на господина съ черной бородой и блѣдными слѣдами шрамовъ на лицѣ, который стоялъ въ дверяхъ. Гдѣ-то она видѣла его! Вдругъ она узнала его по свирѣпому бульдогу, который, какъ тѣнь, слѣдовалъ за своимъ хозяиномъ. Это былъ вѣчный кандидатъ съ его бульдогомъ Немо. Вошедшій нѣсколько смутился.
- Извините... Моя фамилія Виндмюллеръ... Мнъ, собственно, нужно видъть фрейлейнъ Паулу Фрей...

— Она помъщается наверху, по

коридору направо!

— Да. Но она ничего не отвъчаетъмнъ!—сказалъсъ мрачнымъ видомъ старый студентъ.—А дома! Я котълъ попросить флейлейнъ Виггерсъ замолвить за меня словечко... Я долженъ былъ чаще навъщать фрейленъ Фрей... Теперь она, въроятно, больна!

Это обезпокоило Эрну. Она по-

бъжала въ переднюю.

— Фрейлейнъ Фрей! — крикнула она въ замочную скважину. — Не нужно-ли вамъ чего-нибудь?

Ничего! — послышался ръзкій голосъ. — И меньше всего — господина

Виндмюллеръ!

Дверь полуоткрылась, и въ ней показалась растрепанная кудрявая головка дантистки.

— Ахъ, это вы, фрейленъ Бауэрнфейндъ! Извините... А онъ ушелъ?

— Нътъ. Онъ ждетъ въ комнатъ

у Меты!

— Ахъ, пожалуйста, пойдемте со мной! — сказала маленькая особа, которая была очень блъдна, но, какъ всегда, энергична.—Только на пять минутъ! Одна я не могу говорить съ нимъ, а лучше всего покончить все лично!

Не дожидаясь отвъта Эрны, она твердыми шагами прошла въ комнату Меты, съла противъ широкоплечаго стараго кандидата и посмотръла на него въ упоръ.

Это правда?—коротко спросила:

она.—Вы знаете, что!

Тотъ медлилъ, поглаживая свою черную бороду. Его красное отъ пъянства лицо покраснъло еще больше.

— Да!—пробормоталъ онъ наконецъ.—Дъло идетъ о наслъдствъ, о рентъ, которою я долженъ пользоваться все время, пока учусь...

— И изъ за которой вы не кон-

чаете ученья?

— Да... но что же дълать? — Онъ неръшительно покачалъ головой. — Когда имъещь маленькое подспорье...

Глаза маленькой дантистки гнѣвно засверкали... Ея блѣдное энергичное

личико, казалось, окаменъло.

— Былъ у васъ вчера нотаріусъ?— допытывалась она сдавленнымъ голосомъ. — Не предлагалъ-ли онъвамъ отъ имени слъдующихъ за вами наслъдниковъ и благотворительныхъ учрежденій уплатить вамъ извъстную сумму, если вы сдадите экзаменъ? Тогда все устроилось-бы хорошо для объихъ сторонъ.

Вы имъли-бы наконецъ, какуюнибудь профессію и деньги, чтобы начать дъло, а наслъдство пошло-бы на пользу бъдному больному человъчеству, вмъсто того, чтобы доставаться пивоварамъ и трактирщи-

камъ!

Въчный студентъ посмотрълъ въ

сторону.

— Да, нотаріусъ былъ у меня!— уныло сказалъ онъ.—Но, видите ли... Время было выбрано для разговора неудачно. У мемя ужасно болъла голова... По воскресеньямъ я совсъмъ не занимаюсь дълами... А тутъ еще собака, Немо, хватала все время нотаріуса за пятки... Это развлекаломеня...

— Я хочу знать, что вы ему отвътили!



Кандидатъ Виндмюллеръ молчалъ. Паула подошла къ нему поближе. Она дрожала отъ негодованія.

— Вы отвътили—нътъ! Я знаю это изъ върнаго источника! Нътъ! Вы не думаете оканчивать ученье!

— Видите ли, фрейлейнъ Паула! - заговорилъ онъ униженнымъ и печальнымъ тономъ. Я не знаю, могу ли работать! Экзаменъ сдать -пожалуй! Но для жизни я не гожусь-я въдь ея совсъмъ не знаю и думаю, что устарълъ начинать вмъстъ съ молодыми. Я привыкъ, приросъ къ университету. Я побывалъ въ семи университетахъ и не могу представить себъ существованія безъ выпивки утромъ и вечеромъ, безъ пестрыхъ шапочекъ, безъ того, другого. Люди, подобные мив, которые пропустили нужный моментъ для прекращенія занятій въ университетъ, мало-по-малу вязнутъ въ немъ, такъ что уже не могутъ изъ него выбраться. Внъ его пустыня въдь у меня близкихъ ни души на бъломъ свътъ. Здъсь же я чувствую себя дома. Здъсь я и останусь. Кромъ того, какъ я и сказалъ нотаріусу, я протяну не долго. Сердцу моему, говоритъ врачъ, скоро придетъ конецъ-благодаря пиву!

Паула Фрей была теперь совершенно спокойна.

— Итакъ, все это вы понимаете и ничего не хотите измънить? хорошо же! Дайте же мнъ еще разъвашу руку. Вотъ такъ. Прощайте, Навсегда!

Онъ удивленно посмотрълъ на нее! пробормотавъ.

— Но, фрейлейнъ Фрей...

Маленькая дантистка, съмрачнымъ и ръшительнымъвидомъ, сжавъ губы, энергично покачала головой.

— Прощайте. Теперь я знаю васъ и знать васъ больше не хочу. Безполезно. Вамъ никто уже не поможетъ, я опоздала съ своей помощью. Идите своей дорогой!

Въчный кандитатъ тяжело вздохнулъ, склонилъ бородатое лицо на грудь и, какъ кающійся гръшникъ, медленно вышелъ изъ комнаты. Паула Фрей не смотръла на него. Когда дверь захлопнулась, Эрна подумала, что теперь маленькая дантистка разразится слезами, но Паула была тверда, какъ дерево.

— Итакъ, все кончено, — отрывисто и зло сказала она, какъ бы желая испробовать, какую боль можетъ она причинить, не моргнувъ глазомъ, — Немо не получитъ ошейника. Я его выброшу. Жалко только работы. Новаго уже не начну. Не для кого! Повърьте мнъ, Фрейлейнъ Бауэрнфейндъ!

Эрна не знала, что ей сказать. Она чувствовала себя непріятно въ присутствіи этой непреклонной маленькой особы, выросшей въ тяжелой школь борьбы за существованіе безжалостно топтавшей теперь обломки своего счастья. Въто же время она и завидовала Паулъ, которая относилась такъ равнодушно бъдъ, завоевала себъ мъсто въ свътъ и, какъ кошка, ожесточеніемъ защищала его отъ всякихъ покушеній. Какъ представляла себъ жизнь эта маленькая кудрявая головка? Какъ огромное поле битвы, какъ борьбу всъхъ противъ каждаго! Какъ въчное подкарауливанье другъ друга, обманъ, погоню за лучшимъ кускомъ и въчный голодъ! И дъйствительно, такова жизнь! Такая жизнь пред-Эрнъ Бауэрнфейндъ, ей, если она не откажется отъ своихъ плановъ! Ей предстояло продълать то, съ чъмъ уже покончила дантистка, ръшившая вопросъ-быть или не быть... Эрна содрогнулась и закрыла глаза, какъ передъ отталкивающимъ видъніемъ... И на Паулу Фрей нахлынулъ приливъ горя.

— Это уже второй!—сказала она, печально кивнувъ Эрнъ головой!— Это ужъ мнъ свойственно: всегда мнъ хочется помочь людямъ, потому именно, что мнъ никто никогда не помогалъ. Это единственное мое удовольствіе, въ этомъ все мое честолюбіе. Но уже два раза наталкивалась я на такихъ, которымъ

нельзя помочь. Это все-таки огорчаетъ. Когда выдается свободное время между въчнымъ пломбированіемъ, о многомъ думаешь, мечтаешь... А потомъ приходится раздражаться. Но все это надо забыть. Можетъ быть, потомъ будетъ иначе... Будьте довольны, что вы такъ богаты! Я хотвла бы тоже имъть фабрику. Бъдность-не порокъ, но несчастье... Ахъ, — чтобы не забыть ---скажите, пожалуйста, Метъ, что меня не будетъ дома до завтрашняго вечера. Хочется провести день одной, гдъ-нибудь въ лъсу. Потомъ все опять будетъ хорошо. До свиданія, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ!

Эрна вернулась въ свою комнату. Въокно она увидъла посреди улицы въчнаго кандидата. Опустивъ голову, онъ стоялъ въ задумчивости и неръшительности: вернуться ли ему, чтобы еще разъ покаяться и дать объщаніе исправиться? Время еще было! Но Немо указалъ ему дорогу. Не задумываясь, четвероногій мизантропъ направился дальше, къ пивной. Его повелитель съ разстроенной миной медленно послъдовалъ за нимъ и исчезъ изъ виду.

### Глава XII.

Въ сосъдней комнатъ послышался неясный говоръ. Эрна прислушалась. Звуки тихихъ, съ иностраннымъ акцентомъ, мужскихъ голосовъ прервали ея воспоминанія. Голоса эти она уже слышала... Здъсь же, вчера или третьяго дня... Ну, конечно! Въдь это собрался звъринецъ Меты Виггерсъ! Но Мета ръшительно отказала въдь всъмъ этимъ учащимся у нея нъмецкому языку иностранцамъ! Почему же они пришли опять? Эрна ясно слышала, какъ приходили, все новыя лица, и какъ ихъ встръчали съ сдержанной веселостью, началось между ними раздраженіе и завязался, наконецъ, споръ на необыкновенномъ французскомъ языкъ. Повидимому, они не могли ръшить, дожидаться ли имъ Меты

или идти домой? Все это нехорошо для влюбленной филологички! Можетъ быть, нъкоторые изъ этихъ иностранцевъ обидчивые люди и не простятъ ей ея небрежности. Если они не придутъ больше, то она потеряетъ часть своихъ доходовъ. Во всякомъ случаъ, будутъ извиненія, недовольство и непріятныя объясненія...

Эрнъ вдругъ пришла какая-то мысль: она осторожно пробралась въ переднюю и осмотръла ее. Дъйствительно! Здъсь висъла кофточка Меты, которую та сняла отъ жары передъсамымъ уходомъ, авъ карманъ кофточки торчали всъ семь писемъ съ отказомъ.—Эрна, улыбаясь, взвъсила всю пачку на рукъ. Холодная блондинка съ пылкимъ сердцемъ, торопясь утъшить Бонифера, въ послъднюю минуту совсъмъ забыла о письмахъ.

Лучше всего отослать письма этимъ господамъ на домъ, какъ будто они не получили ихъ во-время благодаря случайности.

Раздумывая такимъ образомъ, Эрна вдругъ почувствовала за собой чье-то тяжелое дыханіе. Позади нея стоялъ сициліанецъ, разгоряченный отънетерпѣнія. Онъ вращалъ своими черными, какъ уголь, глазами съ такимъ видомъ, какъ будто готовъ былъ сейчасъ совершить убійство. Но онъ былъ очень вѣжливъ и улыбнулся, показавъ снѣжно-бѣлые зубы подъ черными, какъ смоль, усами.

— Извините,—сказалъ докторъ Бенедетто Капомаццо на довольно сомнительномъфранцузскомъ языкъ. —Фрейлейнъ Виггерсъ не придетъ? Мы всъ очень...

Онъ не находилъ словъ и безпомощно смотрълъ на Эрну своими огненными глазами подъ густыми бровями. Студентка поспъшила перейти къ итальянскому языку.

— Фрейлейнъ Виггерсъ занята!— сказала она на родномъ его языкъ.
—Она просила меня передать всъмъ вамъ ея извиненіе.

Это была неправда. Но родные звуки изъ этихъ розовыхъ дъвичьихъ устъ произвели на сициліанскаго врача сильнъйшее впечатлъніе. Онъ невольно приложилъ лъвую руку къ сердцу, и его смуглое лицо прояснилось отъ умиленія.

—Выговорите по-итальянски, синь ора?—сказалъ онъ такъ благодарно, какъ будто Эрна училась этому языку въ угоду ему.

— Да!—Эрна хотъла итти къ себъ

въ комнату.

— O! И вы учитесь въ университеть тоже?

— Да.

— И также изучаете философію, синьора?

— Да!

Наскучивъ вопросами, студентка взялась уже за ручку двери. Но тутъ, къ ужасу своему, она замътила что пылкій южанинъ не вполнъ понялъ ея небезупречную итальянскую ръчь. —Виконтъ! — закричалъ онъ глухимъ басомъ, кивая маленькому японцу, который вышелъ узнать, въ чемъ дъло.

— Виконтъ! Фрейлейнъ Виггерсъ сегодня занята!—стремительно и радостно заговорилъ итальянецъ по французски.—Она поручила синьоръ, своей подругъ, замънить ее сегодня на урокъ!

Японецъ въжливо улыбнулся и прежде, чъмъ изумленная Эрна могла что-нибудь возразить, онъ сказалъ гладкимъ нъмецкимъ языкомъ.

— Это для насъ высокая честь! Мы будемъ имъть честь ожидать васъ въ сосъдней комнатъ.

— Пойдемте, синьора! — Настаивалъ сицильянецъ. Но Эрна испуганно скрылась въ своей комнатъ и поспъшно закрыла за собой дверь.

Мужчины постояли немного за дверью, поджидая ее, и наконецъ вернулись въ свою комнату. Тамъ тотчасъ же послышался оживленный говоръ. Всъ эти экзотическіе люди на самомъ дълъ ожидали, что она придетъ къ нимъ...

Эрна, закусивъ губу, смяла въ

рукахъ записки Меты. Хорошая исторія вышла! Что за мысль—явиться къ незнакомымъ мужчинамъ и учить ихъ немецкому языку.

Она тихонько подошла къ двери и прислушалась. Въ комнатъ попрежнему стоялъ говоръ. Уходить никто не думалъ. Весь звъринецъ остался и терпъливо ждалъ ее, но Эрна не ръшалась войти, чтобы разъяснить недоразумъніе или начать урокъ.

Но почему же нътъ? Мета такъ же, какъ и она, дорожитъ своей доброй славой. Окна открыты настежъ. Въ уголкъ сидитъ съ чулкомъ хозяйка. Бояться нечего! Но сидъть передъ всъма этими мужчинами и говорить съ ними! Она съ гнъвомъ подосадовала на себя: опять боязнь мужчинъ. Чувство подчиненія имъ. стремленіе убъжать отъ нихъ-въ монастырь, въ гаремъ - все равно куда-нибудь, какъ будто мужчины злъйшіе враги женщинъ. А между тъмъ она и ея подруги одного съ нею направленія только и желали того, чтобы мужчины и женщины поняли другъ друга и стали бы друзьями въ лучшемъ смыслъ слова.

Въ дверь постучали. Вошла хо-

зяйка, фрау Швеммельманъ.

— Ну, какъ же быть? — флегматично спросила она, не выпуская чулка изъ рукъ.—Идти этимъ господамъ домой или нътъ?

- Фрау Швеммельманъ, — серьезно сказала Эрна, — вы дъйствительно думаете, что я могу пойти къ "этому народу", какъ вы говорите и дать

имъ урокъ?

— Непонимаю – почему же нътъ? — добръйшая Фрау Швеммельманъ покачала головой. – Въдь вы у меня. Я женщина старая и ничему не удивляюсь. Я думаю такъ: фрейленъ Виггерсъ каждый день даетъ уроки и еще ни разу не была отъ того больна, а вы тоже учитесь на доктора, какъ фрейленъ Виггерсъ... стало быть... оно и подходитъ вамъ...

 Учусь "на доктора"? Молодая дъвушка грустно улыбнулась.—Это не совствиъ върно. Но вы правы все-таки, фрау Швеммельманъ! Именно мню это и подходитъ...

Она нахмурилась, раздумывая. Почему же нътъ? Она окажетъ Метъ большую услугу и, кромъ того, соберетъ горящіе угли надъ бълокурой головкой подруги, которая сегодня, занятая своими сердечными дълами, не обратила вниманія на горе Эрны, проведетъ незамътно два смертельно-скучныхъ часа до прихода Джона Генри и, наконецъ попробуетъ свои силы! Она часто сравнивала своихъ тетушекъ, приведенныхъ въ ужасъ ея намъреніемъ держать экзамень на аттестать эрвлости, съ насъдками, взволнованными видомъ выведенныхъ ими утятъ, которые съ наслажденіемъ плещутся въ прудъ. Ну, вотъ и пришло для нея время спуститься на воду и показать, что она умъетъ плавать!

На Эрну снова нашло задорное чувство, отголосокъ ея ранней юности, когда она не думала о мужчинахъ, но всегда находила въ этихъ странныхъ существахъ смъшныя стороны. Ее охватило воинственное настроеніе, какъ будто между нею и сильнымъ поломъ была брошена перчатка, и ей нужно было только нагнуться, чтобы принять вызовъ.

— Пойдемте, фрау Швеммельманъ! – сказала Эрна, поблѣднѣвъ и съ сильно бьющимся сердцемъ. Проходя въ переднюю, она подумала: "такъ, вѣроятно, чувствуетъ себя молодой фуксъ, въ первый разъ готовящійся къ мензурѣ! Настроеніе у него торжественное и неспокойное, и онъ предпочелъ бы отказаться, еслибъ не стыдно было передъ собою и другими"!

Эрна вошла въ комнату съ высокомърнымъ видомъ королевы, увидъла передъ собой нъсколько кланявшихся ей мужчина и отвътила на ихъ привътствіе сдержанно, слегка кивнувъ головой. Около нея очутился японецъ.

- Пожалуйста, познакомьте меня

съ этими господами! — сказала она: ему тихо и самымъ равнодушнымътономъ.

маленькій человъкъ Въжливый прежде всего представился ей самъ. какъ виконтъ Ябуки-Юцуру, потомъ по порядку представилъ ей остальныхъ: еще разъ-доктора медицины Бенедетто Капомаццо, который при этомъ улыбнулся нъжно и страстно, какъ предводитель каморры и обнаружилъ бълые зубы, склонивъ черную голову на бокъ, потомъ желтаго, какъ айва, и худого, какъ гончая собака, элегантнаго чилійца Анибала Санфуэнтесъ съ его кокетливо подстриженной черной бородкой, дътски - довърчиваго кроткаго маленькаго француза Левассера изъ Бордо, наконецъ, серьезнаго, мужественнаго негра, Танкреда Тирезіаса дю Норъ, изъ Гаити, который благодаря своему сорокалътнему возрасту, спокойствію, опытности, своему положенію, какъ министръ и родственникъ президента республики, придавалъ этому собранію молодежи достоинство и степенность. Кромъ нихъ, сегодня въ первый разъ появился молодой ирландецъ изъ Съверной Америки, которыи желалъ изучать медицину. Оба поляка должны были назвать фамиліи сами—Пржикалла и Скржичнекъ — японскій магнатъ не могъ ихъ произнести.

— Пожалуйста, садитесь, какъвсегда! — сказала Эрна. — И прошу васъ отнестись ко мнъ снисходительно, потому что я замъняю свою подругу только сегодня.

Эту фразу она сказала сначала по-французски молодому человъку изъ Бордо, чилійцу, негру и обоимъ славянамъ, потомъ по-итальянски— Бенедетто Капомаццо, по-англійски— новичку-ирландцу, веснушчатое лицо котораго, обрамленное рыжими волосами, выразило пріятное удивленіє; наконецъ, она обратилась понъмецки къ японскому виконту, превосходно изучившему ея родной языкъ въ токійскомъ университетъ.

Разговорнымъ языкомъ служилъ все-таки французскій, и обученіе велось по французско-нъмецкой грамматикъ.

Всъ съли. Эрна съ удовольствіемъ замътила, что ея подруга распредълила мъста своимъ питомцамъ очень умно. Самое далекое мъсто, на концъ стола, занималъ сицильянецъ, сидъвшій между двумя южными славянами, по объимъ сторонамъ ихъ— чиліецъ и японецъ, около японца сидълъ уроженецъ Зеленаго острова — ирландецъ, дальше — молодой французъ и Отелло изъ Гаиты.

Эрна закусила губу, чтобы не разсмъяться. Ей показалось очень комичнымъ это собраніе бълыхъ, коричневыхъ, желтыхъ и черныхъ людей, явившихся сюда изъ-за морей, изъ далекихъ странъ, и онасреди нихъ въ качествъ строгой учительницы. Настоящая комедія! Но экзотическіе ученики приняли серьезное выраженіе, нъкоторые казались даже смущенными появленіемъ элегантнаго молодого ментора. который долженъ былъ сегодня вести ихъ въ лабиринтъ нъмецкаго языка. Эрна теперь вполнъ овладъла собой. Она бросила взглядъ въ сторону, сидитъ ли фрау Швеммельманъ на своемъ посту и открыто ли окно, черезъ которое прохожіе могли видъть внутренность комнаты.

Урокъ начался!

Мало-по-малу волненіе Эрны улеглось, — и она, несмотря на свое странное положеніе, почувствовола въ себъ такую увъренность, которая удивила ее самое.

Это еще болъе усилило ея самообладаніе, поддерживая въ то же время лихорадочное любопытство и напряженіе, которое является, когда сознаешь опасность и радуешься отъ сознанія, что побъдишь ее. Такое чувство испытываетъ во время битвы солдатъ—молодой рекрутъ, который въ первый разъ слышить свистъ пуль, и ощущаетъ и гордость, и страхъ.

Тутъ тоже была борьба — старая, въчная борьба между мужчиной и женщиной. Но времена перемънились: женщина теперь оказаласьсильнъйшей, — учительницей семерыхъ мужчинъ, которые покорно склонялись передъ ея знаніемъ. Ни одинъ изъ нихъ не въ состояніи былъ объясняться на четырехъ языкахъ и учить имъ другихъ. Странно!

Когда она была царицей баловъ и мужчины густой толпой тъснились вокругъ богатой наслъдницы, Эрна испытывала минуты гордаго торжества, но никогда не чувствовала такого глубокаго внутренняго удовлетворенія и свободы отъ воли мужчины. Тамъ желали обладанія ею тутъ хотъли получить знаніе отъ нея. Тамъ она должна была позволить опутать себя, побъдить, похитить; тутъ-просто и честно работать, какъ мужчины. И мужчины здъсь казались ей другими. Здъсь они были за дъломъ, работали! Здъсь были они сами собой! Людей нужно познавать за работой! Всъ эти незнакомые бородатые мужчины, съ которыми она чувствовала себя еще неловко, трудились въ лабиринтъ нъмецкой грамматики, и вмъстъ съ ними вдвойнъ трудилась съ покраснъвшимъ отъ волненія и напряженія молодая учительница. При этомъ ее не покидало глухое безпокойство о томъ, что кто-нибудь изъ учениковъ перейдетъ границы дозволеннаго или что она сама не сможетъ найти средину между сдержаннымъ, но дружескимъ отношеніемъ и холодной суровостью гувернантки.

Когда урокъ былъ оконченъ, Эрна самодовольно сказала себъ подъ наплывомъ прежняго веселаго и насмъшливаго настроенія: "Я представляла себъ звъринецъ гораздо хуже! Когда сумъешь найти къ мужчинамъ настоящія отношенія, какъ это сдълала Мета, то они оказываются гораздо благоразумнъе, чъмъ можно было думать"!

Вскоръ послъ этого начался второй урокъ.

Для него Мета обыкновенно давала тему наканунъ. Каждый высказывалъ по поводу ея свое мнъніе, разработавъ его дома, потомъ происходили дебаты на данную тему, по возможности — на нъмецкомъ языкъ.

Учительница при этомъ помогала, исправляя и сглаживая разговоръ. Все это было очень хорошо. Но, услышавъ сегодняшнюю тему, Эрна испугалась; тема эта гласила "Женщины моей страны". Можно было наслушаться милыхъ вещей и особенно намековъ!

Эрна припомнила выраженіе лица и манеру кандидатки Виггерсъ, чтобы казаться какъ можно строже и сдержаннъе.

Тутъ нужна была устрашающая, леденящая холодность!

Она разсердилась на Мету за то, что та выбрала такую глупую тему, но тотчасъ же призналась, что нелегко было найти предметъ разговора, одинаково интересный для всъхъ представителей различныхъ расъ и народовъ... Что-же касается женщинъ, то этотъ предметъ былъ знакомъ и интересенъ каждому мужчинъ—какова-бы ни была его кожа—черная, желтая или бълая,—и каждый могъ о немъ говорить цълыми часами съ видомъ пророка...

Эрну стало заинтересовывать, что каждый изъ этой пестрой толпы восхвалялъ женщину своего племени, какъ вънецъ созданія, восхвалялъ на плохомъ, полномъ ошибокъ, нъмецкомъ языкъ, который Эрна исправляла серьезно, терпъливо, неустанно, и вступалъ въспоръ съ другими иностранцами, утверждавшими, что идеальную женщину можно найти лишь въ ихъстранъ.

Въ сущности, ни одинъ изъ нихъ не понималъ другого.

Черному уроженцу Гаити Ева представлялась иначе, чъмъ веснушчатому янки, и чъмъ больше они спорили и горячились, внезапно умолкая и взглядами прося помощи

у учительницы, когда не могли подыскать слова или попадали въкакую-нибудь грамматическую западню, тъмъ больше отдалялисьодинъ отъ другого созданные ими женскіе образы. Образы эти въ теченіе цълыхъ въковъ создавались въ религіи, искусствъ и поэзіи мужчинами, и такъ-же, какъ и мужчины, были различны.

безпрестанно мъняющихся Βъ формахъ являлась передъ глазами Эрны наша праматерь Ева, которую молодая дъвушка видъла какъ бы сквозь дымку тумана, потому чточувства и мысли ея экзотическихъ учениковъ находили себъ въ чуждомъ языкъ лишь неполное выраженіе. Она больше догадывалась о нихъ, чъмъ понимала. И всетаки передъ нею открылась безграничная область, которой она раньше не видъла во всемъ ея объемъ. Какъ будто въ утреннихъ сумеркахъ, подъ туманнымъ покровомъ, раскинулся предъ ней теряющійся въ неясной дали женскій міръ, гдѣ большинство женщинъ еще погружено въ глубокій сонъ и ждетъ пробужденія.

Эрна слушала, какъ чиліецъ говорилъ о прекрасныхъ женщинахъ своей родины, которыя любятъ домашній уютъ, набожность, посъщенія церкви, бездълье, сласти и благовонія, и ей казалось, что она слышитъ утренній звонъ колоколовъсъ башенъ каменнаго собора и что колокола говорять: "Проснитесь, вы, одалиски! Бодрствуйте! Будьте не цвътами, а людьми! Живите"!

Когда Бенедетто Капомаццо, сверкая бълками и отчаянно жестикулируя, превозносилъ итальянокъ, Эрна видъла передъ собой пылкихъ южанокъ, полныхъ страстности, наивной и дикой любви, въры и предразсудковъ, съ ничтожными познаніями, но большой силой воли, настоящихъ женщинъ, въ которыхъ очень мало отразился человъкъ новаго въка.

Противоположностью имъ явились женщины островной имперіи даль-

няго Востока. Японскій виконтъ хорошо говорилъ по нѣмецки и отчетливо обрисовалъ хорошенькихъ куколокъ, сѣменящихъ въ шелковыхъ одеждахъ, съ высокой прической, присѣдающихъ, улыбающихся и снова съ поклономъ присѣдающихъ, похожихъ на красивыя игрушки своей красивой страны.

Какъ непохожи на нихъ славян-- скія женшины! Оба поляка обрисовали въ общихъ чертахъ польку съ ея раскачивающейся походкой, загадочнымъ взглядомъ, кошачьей граціей и лукавствомъ, — созданіе вполнъ женственное, болъе сильное, чъмъ мужчина сарматскаго племени, - зависящую тъмъ не менъе отъ мужчины, играющую имъ, для него лишь живущую, его собственность повелительницу, существо, совершенно непонятное для холодной, практической и ръшительной леди, которую описалъ внезапно оживившійся янки на своемъ родномъ языкъ. Для него женщина была тоже предметъ роскоши, только самый изящный и благородный. Мужчина въ его странъ много работаетъ внъ дома.

Образованіе его часто довольно скудно, жизненный путь суровъ. Онъ трудится изо дня въ день, но дома по вечерамъ онъ находитъ подругу съ утонченнымъ вкусомъ и высшимъ развитіемъ, которая предохраняетъ его отъ дикости и огрубънія, сохраняетъ и развиваетъ въ немъ чувства джентльмена, требуя отъ него всякаго уваженія и благодарности за то, что снисходительно позволяетъ ему кормить и одъвать себя, а иногда даритъ ему ребенка. И все это прекрасно, думалъ ирландецъ. Но Эрна засмъялась и стала съ нимъ спорить. Она сказала ему по-англійски, что если женщины и были прежде не больше, какъ предметъ роскоши, то не остались имъ навсегда, а почувствовали себя свободными людьми и стали самостоятельны.

И дъйствительно, по ту сторону

океана уже теперь есть тысячи женщинъ-врачей, сотни тысячъ секретарей и бухгалтеровъ.

Тирезіасъ дю-Норъ могъ сказать очень немного о женщинахъ своей

страны.

— Чего вы хотите отъ насъ? — спросилъ онъ, и на толстыхъ губахъ негра-врача появилась горькая усмъшка. — Мы всъ, мужчины и женщины, происходимъ отъ рабовъ, и въ извъстномъ смыслъ и теперь еще рабы. Между вами я могу сидъть, но въ Соединенныхъ Штатахъ меня сочли бы за существо нечистое. Меня и мою жену тамъ не пустилибы въ общество бълыхъ!

Молодой французикъ не обязанъ былъ высказывать своего мнѣнія на предложенную тему: ему дана была другая работа, переводъ басни Лафонтена. Но онъ не могъ удержаться и разсказалъ кое-что о парижанкахъ, которыя по его мнѣнію занимали самое высокое мѣсто среди женщинъ всего міра. Всѣ имъ завидуютъ, соперничаютъ съ ними, но не въ состояніи достигнуть такой граціи и вкуса... вообще...

Но Эрна укоризненно взглянула

на него и строго спросила.

— Господинъ Левассеръ, что вы можете знать, въ такомъ нъжномъ возрасть, о парижанкахъ?

Онъ смутился и пролепеталъ чтото о своей старой теткъ, которая жила съ двумя дочерьми близъ Сенъ-Клу...

Но парижанка уже стояла передъ глазами Эрны, какъ образчикъ женщины, которая нравится мужчинамъ.

Ей пришли на умъ слова автора "Заратустры": "Двъ вещи нравятся мужчинъ—опасность и игра. Поэтому онъ любитъ женщину, какъ опасную игрушку". И какія разнообразныя формы принимаетъ эта игрушка, начиная отъ парижской кокетки до черной рабыни Гаити, отъ полной сладкаго яда змъи-польки до лънивой и набожной одалиски романскихъ земель, отъ сициліянской тиг-

рицы до присъдающей японской куколки и холодной англійской леди! Недоставало тутъ лишь нъмецкой "Гретхенъ".

Но японецъ сказалъ:

— Мы говорили обо всъхъ женщинахъ, кромъ женщинъ вашей страны. Разскажите намъ что-нибудь о нъмецкой женщинъ!

Нъмецкая женщина! Въ эту минуту Эрна сама, конечно, являлась ея представительницей. Разговоръ угрожалъ сдълаться неудобнымъ и рискованнымъ. Уже теперь она слышала съ противоположнаго конца стола громкое сопъніе, которымъ сицильянецъ выражалъ свое волненіе и восхищеніе. Надо было принять мъры къ возстановленію спокойствія.

- Я имъю здъсь только обязанности, но никакихъ мнъній! какъ можно естественнъе постаралась сказать Эрна. Нъмецкія женщины, какъ большинство цвътовъ, распускаются пышнъе всего тогда, когда ихъ оставляютъ въ покоъ. Такъ мы и сдълаемъ и порадуемся, что женщины вашихъ странъ нашли себъ у васъ такую милостивую оцънку. Можетъ быть, съ ихъ стороны вы нашли-бы другое.
- Что-же могутъ сказать противъ насъ женщины? спросилъ одинъ изъ славянъ.

Эрна встала.

— Онъ могли - бы сказать: "Вы любите и хвалите въ насъ наши недостатки! Вы ими восхищаетесь, потому что они дълають насъ слабыми, а васъ сильными"! Но это предложеніе трудно понять вамъ, господа, — трудно въ грамматическомъ отношеніи. Поэтому мы займемся имъ послъ! А теперь — извините... я съ ужасомъ вижу, что продержала васъ здъсь лишнихъ пятнадцать минутъ!

Она слегка кивнула имъ головой на ихъ низкій поклонъ и вышла изъ комнаты. Она съ облегченіемъ вздохнула, словно камень скатился съ сердца, когда она шла черезъ

переднюю къ себъ. Вернувшись въ свою комнату, она провела рукой по глазамъ, какъ-бы желая прогнать сонъ.

Она дъйствительно чувствовала себя такъ, словно заснула въ кресл в и пробудилась среди звъринца Меты. Но это былъ не сонъ, а дъйствительность! По улицъ шли ея экзотическіе ученики—французъ, поляки, чиліецъ, японецъ, негръ изъ Гаити, сициліанскій врачъ, который еще разъ снялъ передъ Эрной шляпу, бросивъ на нее жгучій взглядъ.

Сегодня она имъла въ качествъ учениковъ представителей цълаго полушарія. Въ первый разъ въ жизни она показала себя сегодня самостоятельной, въ первый разъ учила, а не училась только, въ первый разъ была въ обществъ мужчинъ свободной, безъ всякой охраны и поддержки.

И все сошло очень хорошо. Японецъ увърялъ ее даже, что она можетъ поддерживать разговорълучше Меты.

Въ этомъ въ сущности не было ничего удивительнаго.

Тутъ сказывалось воспитаніе и салонная привычка весело болтать сразу съ нъсколькими мужчинами.

Мета происходила изъ семьи незначительнаго чиновника. Она никогда не могла пріобръсти лоска свътской дамы. Все въ концъ кэнцовъ сводилось къ чувству такта.

Надо было понимать, какъ далеко зайти. Эрна презрительно пожала плечами. Она уже набралась храбрости и жалъла теперь, что разсталась съ звъринцемъ.

Но нельзя-же ей лишить уроковъ Мету, которая ими живеть! Нельзя пріобръсти и новыхъ учениковъ и конкурировать съ подругой. Да это и нелегко было - бы. Надо имъть деньги и время. А у нея не было ни того, ни другого. И все-таки на душъ у нея было хорошо.

Эти два часа работы и скромнаго успъха оживили въ ней юношескую энергію. Какъ-нибудь все устроится!

Она устроитъ свою жизнь, какъ и Мета...

Если профессоръ фонъ - Аррасъ рекомендуетъ ее преподавателямъ университета, знакомымъ семейства мъ, то, благодаря обаянію его личности и его имени, ей окажутъ помощь всъ тъ, у кого она напрасно искала ея сегодня. Только первый шагъ труденъ! Но одно слово такого друга, какъ профессоръфонъ-Аррасъ поможетъ больше, чъмъ ея собственныя ръчи.

Онъ долженъ помочь ей! Въдь онъ объщалъ ей эго торжественно. Сегодняшній отказъ только несчастное недоразумъніе. Она пришла не во-время.

Вдругъ она вскочила. На столикъ, въ темномъ углу, лежало письмо. Его принесли, въроятно, когда она занималась съ "звъринцемъ", — и горничная положила его, конечно, въ самомъ укромномъ уголкъ. Она вскрыла его.

Въ большемъ конфертъ оказалась лишь визитная карточка—"Профессоръ баронъ фонъ - Аррасъ". На оборотной сторонъ было написано: "Уважаемая фрейлейнъ Бауэрнфейндъ! Къ сожалънію, я долженъ покинуть городъ сегодня-же вечеромъ. Поэтому мы больше не увидимся. Уъзжая, желаемъ вамъ счастья, моя жена и вашъ"... Большая черта указывала, что продолженіе на лицевой сторонъ.

Студентка, не въря себъ, покачала головой и подошла къ окну, чтобы перечитать написанное още разъ при слабомъ свътъ сумерекъ. Но невольно затуманившіеся отъ разочарованія и обиды глаза ея увидъли тоже самое.

Кончено! Холодное прощальное письмо! А она такъ надъялась найти въ профессоръ друга! Такъ искренне върила въ его помощь, которую вчера подъ вліяніемъ минутнаго настроенія онъ объщалъ ей. А сегодня утромъ отказъ, повторенный письменно въ дружескихъ, мягкихъ выраженіяхъ.

Эрна почувствовала, однако, что въ гнъвъ своемъ оказалась несправедливой къ профессору. Онъ въдь не зналъ, какое у нея неотложное дъло. Третьяго дня она была у него съ письмомъ его друга, какъ богатая, элегантная свътская барышня, въ тотъ-же день онъ пригласилъ ее къ себъ и ввелъ въ кругъ своей семьи, теперь-же, когда ему необходимо было ъхать, онъ простился съ ней дружескими словами. Все это вышло очень корректно. На что она могла пожаловаться?

Но довольно безумствовать, питая увъренность, что можно найти помощь у людей! Теперь Эрна видъла, что нътъ дружбы, нътъ помощи ни отъ кого! Всъ, даже лучшій изъ людей —спокойно предоставляли ее самой себъ и шли своей дорогой.

Нъсколько ничего незначущихъ фразъ и пустыхъ объщаній бросали ей, забавляясь тъмъ, что по своей неопытности она принимала эти проявленія въжливости за чистую монету и строила на нихъ свою будущность. А она ходила къ чужимъ людямъ и выпрашивала у нихъ эту милостыню! Гордость ея была глубоко уязвлена. Послъднее огорченіе превзошло всъ прежнія! Никто не хотълъ знать ея! Прежде, не желая того, покоряла она сердца!

Теперь, когда денегъ не было, ея избъгали тъ, кто еще не зналъ о ея потеръ. Можетъ быть, ей нужно было богатство и солнечный блескъ, чтобы плънять людей?

Бъдность дълаетъ некрасивой, одинокой, печальной и прежде всего— Эрна при этой мысли сжала руки въ безсильномъ возмущеніи—бъдность унижаетъ! Въ первый разъ въ жизни Эрна почувствовала, что ее оттолкнули, небрежно перешагнули черезъ нее. А это еще только начало новой жизни. Въроятно, такъ изо дня въ день потянется цъпь все новыхъ и новыхъ униженій.

Плотно сжавъ губы, она смотръла на надвигающіяся сумерки. Подъ

окномъ кто-то прошелъ и вошелъ въ домъ. Она знала, что это Джонъ Генри ванъ-Леннепъ. Она сидъла, усталая и разбитая, поджидая его, и машинально разрывала карточку, на которой стояло имя "профессора барона фонъ-Аррасъ".

Пер. съ нъм. В. М. Кондратьевой.

(Окончание въ слъд. №-ръ).



\* \*

Не говорите мнѣ: удушливою мглою
На землю навсегда ненастье налегло,
Намъ той же жалкою и впредь идти тропою,
И все грядущее и пусто и мертво;
Святыня же любви ко всѣмъ земнымъ собратьямъ
Не озаритъ во всѣхъ холодныя сердца,
И люди, осквернивъ ихъ злобой и проклятьемъ,
Кровь также будутъ лить безъ мѣры и конца.
—Нѣтъ, не вотще въ душѣ живетъ святая вѣра,
И отвращенія порой прорвется крикъ,
Для сердца въ ней залогъ, что зла исчерпавъ мѣру,
Искупленъ будетъ міръ: предвѣчный Богъ великъ!

Борись фуссь.





# Происхожденіе современной Россіи.





## Иванъ Грозный.

Историческій очеркъ К. ВАЛИШЕВСКАГО.

(Продолженіе).

#### Часть IV.

І. Нашествів Поляковъ.— Баторій.— Столкновенів.—Польская армія.—Войско Ивана. Взятів Полоцка. — Поляки въ предълахъ Московскаго Государства. — Дипломатическая интермедія и осада Искова.

Чистокровный вингерецъ по происхожденію, хорошаго дворянскаго рода, Стефанъ Баторій съ честью служилъ въ рядахъ императорской армін, ловко работая въ то же время за дипломатическими кулисами. Поэтому на 38 году своей жизни онъ сталъ воеводой Трансильваніи, благодаря милостямъ султана и императора, которымъ онъ одинаково умълъ угодить. Въ Польшъ почти не знали о немъ. Онъ слылъ за хорошаго администратора, но совершенно не зналъ польскаго языка и, послъ избранія королемъ Польши, объяснялся со своими подданными

не иначе, какъ на латинскомъ языкъ, или же молчалъ, что было еще лучше въ такой странъ, гдъ всъ говорили черезчуръ много.

На Сеймъ 1575 г. онъ являлся кандидатомъ султана противъ кандидата императора. Въ то время Польша стояла передъ дилеммой выбора между войной съ Турціей, при содъйствіи Австріи, и войной съ Москвой, если не съ участіемъ, то во всякомъ случат съ обезпеченной нейтральностью Порты. Но избиратели руководились совершенно иными мотивами: въ то время, какъ высшая аристократія страны держала сторону Максимиліана, мелкая шляхта, стоявшая сначала за Ивана, увидя, что послъдній уклоняется отъ своей кандидатуры, стала стоять за Баторія, надъясь увидъть въ немъ своего короля, послушнаго слугу ихъ интересовъ, который будетъ управлять за одно съ ними,

или же они будутъ управлять помимо него, наперекоръ олигархіи магнатовъ. Но оказалось, что этотъ пришелецъ захотълъ быть королемъ надъ всъми, и чего хотълъ, того умълъ достигнуть. Смерть императора оставила Баторія безъ конкуррентовъ; ему оставалось только выяснить отношенія съ королемъ Франціи Генрихомъ Валуа, что и удалось ему безъ труда. Бывшій Трансильваньскій воевода на первыхъ же порахъ выказалъ поразительную върность взгляда и несравненное умънье управлять государствомъ.

Въ отношеніи наружности это быль типичный мадьярь, короткій и приземистый, скуластый, съ длиннымъ носомъ и низкимъ, широкимъ лбомъ; не любилъ наружнаго блеска и отличался полнымъ отсутствіемъ всякой элегантности и изящества, какъ въ обстановкъ, такъ и въ манерахъ. Привыкшій жить просто, новый король не захотълъ измънить своихъ скромныхъ вкусовъ; онъ никогда не носилъ перчатокъ и никогда не соглашался надъть чулки и башмаки, начинавшіе тогда входить въ моду.

Не отличаясь хорошимъ здоровьемъ, Баторій, прибывъ въ Польшу, никому не далъ замѣтить, что онъ давно страдаетъ тяжелой таинственной болѣзнью, которая привела его къ преждевременной кончинѣ. У Баторія была на лѣвой ногѣ никогда не закрывавшаяся язва и нѣсколько ранъ на тѣлѣ; но это не мѣшало ему проводить дълые дни на конѣ и доводить до изнеможенія своихъ секретарей, работая неустанно съ утра до глубокой ночи.

Нравственный обликъ его представляетъ собою самое странное сочетаніе властнаго, авторитетнаго духа и либерализма, грубаго насилія и нѣжности, мягкости и рѣзкости. Такъ, напр., онъ не задумался казнить непокорнаго магната, члена одной изъ первыхъ и вліятельныхъ фамилій страны, не смотря ни на просьбы, ни на угрозы окружаю-

имъ: "Canis щихъ; онъ отвъчалъ mortuus non mordet, (мертвый песъ не кусается). Съ непокорными казаками онъ поступалъ не лучше, чъмъ самъ Грозный; самъ придумывалъ казни и пытки для нихъ. четвертуя и сажая на колъ. Но на Баторій ряду съ этимъ, очень мягко и деликатно, относился къ своему бывшему покровителю султану. Бывъ на половину протестантомъ въ Трансильваніи, онъ сталъ ярымъ католикомъ въ Польшъ. Но въ своемъ королевствъ онъ мечталъ быть полнымъ господиномъ и уже въ XVI въкъ имълъ претензію ставить на одну доску старосту поляка и послъдняго еврея, мечталъ о замънъ кнута денежными штрафами и не разъ на полъ сраженія дарилъ дворянство какому - нибудь солдату изъ крестьянъ.

Пренебрегая блескомъ скошью, которые онъ совершенно изгналъ отъ своего двора, новый король сразу всталъ въ ряды просвъщеннъйшихъ государей Европы: онъ былъ основателемъ Виленской Академіи, организаторомъ почты, создателемъ новой финансовой и судебной организаціи онъ сумълъ хоть на время вернуть Польшъ, уже клонившейся къ упадку, прежній блескъ и славу. Онъ подготовилъ борьбу съ Москвой. Дальновидный король понималъ, что Польша, либеральная и цивилизованная, должна была или поглотить свою великую сосъдку и навязать ей свою культуру и свой политическій режимъ, если не свою въру, или же быть поглощенною ею и покориться ея законамъ. Совмъстное же существованіе этихъ двухъ крупныхъ славянскихъ государствъ было почти невозможно, по его миънію.

Не будучи искуснымъ и талантливымъ полководцемъ, Баторій далъ польской арміи усовершенствованные образцы орудій, усовершенствованное вооруженіе кавалеріи, военную организацію казакамъ, создалъ въ 1576 г. королев-

скую гвардію, во всей Польшѣ постоянную армію, вооруженную, снаряженную и обученную по европейски. Наконецъ, три похода, которые привели его въ самое сердце Московскаго государства, съ точки зрѣнія спеціалистовъ, считаются прекрасно задуманными и блестяще выполненными.

Его главная и несомнънная заслуга заключается въ томъ, что онъ былъ вождемъ, одареннымъ способностями, върнымъ чутьемъ и геніемъ главнокомандующаго, и сумълъ обезпечить себъ и своему оружію всъ возможныя выгоды и преимущества, какія только были мыслимы въ этой трудной борьбъ съ его славянскимъ сосъдомъ.

Оба соперника съ равнымъ рвеніемъ двинулись другъ на друга. Отославъ обратно двухъ пословъ, присланныхъ къ нему Баторіемъ послов его избранія, Иванъ, чтобы положить конецъ переговорамъ, которыми его соперникъ старался только оттянуть время, предъявилъ ему невозможныя требованія; сначала потребовалъ себъ Витебскъ, затъмъ Кіевъ, въроятно, потребовалъ бы въ концъ концовъ и Варшаву.

Въ мартъ 1578 г. царь согласился подписать перемиріе на три года, но весной того же года поляки и русскіе уже дрались за обладаніе Венденомъ. Баторій, тотчасъ по восшествіи на престолъ, заручился расположеніемъ Швеціи и заключилъ съ ней наступательный и оборонительный союзъ противъ Московскаго царя. Хотя Иванъ послалъ въ Ливонію 18,000 войска, темъ менъе поляки, подъ начальствомъ Сапъги, и Шведы, подъ командою Боэ, разбили на голову войска Ивана. Уцълъла только одна его татарская кавалерія и то потому только, что во время бъжала съ поля сраженія. Когда въ Москву пришло это извъстіе, конечно, нечего было уже и думать ни о перемиріи, ни о какихъ либо переговорахъ, а потому Иванъ отослалъ обратно къ Баторію его посла, наговоривъ ему, по своему обыкновенію, много дерзоттей, чтобы отвести душу и упорно отказываясь титуловать Баторія-"братомъ".

,Кто такой этотъ Баторій? Откуда онъ взялся? Кто слышалъ раньше о такомъ князѣ или государѣ?— ирозически спрашивалъ Иванъ. — Что поляки избрали его своимъ королемъ, такъ это ихъ дѣло, но онъ, государъ Божіею милостію, неможетъ признать его равнымъ себѣ и другимъ королямъ;—вѣдъ хотѣли же псляки избратъ Яна Костка, а кто огъ былъ этотъ Костка? Простой юлопъ"! и т. д.

Одювременно съ посломъ Баторія, находившимся въ Москвъ, послы Илана находились въ Варшавъ, и Батоій приняль ихъ также, какъприняль Иванъ его пословъ. Послы Ивана возвратились въ Москву и доложити царю, что вся страна готовится къ войнъ, что сеймъ утвердила громадные расходы на нужды воны и, хотя на самомъ дълъ и полов:ны нужной суммы не могли собрать съ народа, Баторій, нетративши на себя и на свой дворъ ровно ниего, отчислилъ на военныерасходы зсъ доходы своей королевской казы, кромъ того, онъ сумълъ найи кредитъ за границей, а, найдя (еньги, нашелъ и людей.

Польске родовитое дворянстводавало свей родинъ великолъпную, лихую и блестящую кавалерію и, если въргь польскому историку Длюгозу Dlugosz), то у Польши была уже ъ начала XV въка и своя пъхота, првда, вооруженная только копьями ипритомъ весьма малочисленная. Н Баторій перевооружилъ ее и увелнилъ втрое ея численность; всъть крестьянамъ, добровольно посупавшимъ въ ряды арміи, онъ обявилъ полное освобожденіе отъзсякаго рода податей и налоговъ. фомф того, у новагопольскаго кроля была еще венгерская пъхотаи польская, обученная и вооружения по венгерскому образцу, затъмъ пъхота, набранная изъ польскихъ дворянъ; наконецъ, въ подкръпленіе ко всему этому, овъ имълъ еще наемныхъ нъмцевъ и шотландцевъ а также казаковъ и конныхъ стрълковъ, нъмецкихъ и польскихъ.

Удивительно, что не смотря на нъкоторыя сепаративныя тенденціи, Литва или, по крайней мъръ, литовское дворянство, на полозину еще русское и православное, ыло всей душой за Баторія въ этойвойнъ.

Только въ артиллеріи у Баторія чувствовался большой недостітокъ и, не смотря на всѣ его усилі, ему съ трудомъ удалось въ1580 г. собрать 73 человѣка артиллеритовъ, изъ которыхъ уже въ послыдующемъ году осталось всего 20

Во всякомъ случаъ Баторір надо было имъть много ръшимости, чтобы отважиться на то, что от ръшился сдълать, т. е. перенести войну съ Иваномъ изъ Ливоніи уже совершенно истощенной и разгромленной, въ предълы царства Московскаго. Еще Сигизмундъ-Авгуртъ призналъ, что ключъ къ прибалтійской Ливоніи надо искать въ Месквъ, а Баторій понялъ, что въ Ливоніи непріятельскія арміи, поперемънно одерживая призрачныя побъды, никогда не достигнутъ ничего серьезнаго.

Вмъстъ съ тъмъ, онъ отлично сознавалъ и то, что въ этомъ дълъ Польша не можетъ разсчитывать ни на чью помощь, что Шведскій ограничивался предълами Ливоніи; такъ и случилось. Данія также поспъшила уклониться отъ своихъ обязательствъ по отношекъ Польшъ, и отношерія ея къ Москвъ изъ враждебныхъ вдругъ стали миролюбивыми. Когда же Баторій сообщиль о своемь планъвеликому визирю, тотъ отвъчалъ, что въ цъломъ міръ тягаться съ царемъ Московскимъ можетъ только одинъ султанъ, а султанъвъ данномъслучаъ ръшилъ оставаться нейтральнымъ.

Однако, очевидно, Баторій и не разсчитывалъ на постороннюю помощь.

Прежде, чъмъ дать заговорить пороху и ядрамъ, истрачено было не мало чернилъ и бумаги; еще до объявленія войны Баторіемъ было сдълано подробное изложение цълаго ряда историческихъ фактовъ, долженствовавшихъ служить какъ бы оправданіемъ этой войны, самое объявленіе которой, по приказанію Баторія, было отпечатано на нѣсколькихъ языкахъ: польскомъ, русскомъ, венгерскомъ, нъмецкомъ, и сопровождалось еще другимъ манифестомъ, чрезъ который король Стефанъ разсчитывалъ заручиться сочувствіемъ какъ внъ, такъ и внутри своего государства. Справедливость требуетъ сказать, что никогда еще до того времени ни одинъ монархъ въ подобномъ манифестъ не выказалъ такого великодушія и такихъ высоко-гуманныхъ чувствъ по отношенію къ мирному населенію вражеской страны.

Всякаго рода насиліе и грабежъ строго воспрещались и наказывались, буйства и распутства подвергались неуклонному взысканію. Всъ малъйшія подробности факты и войны были опубликованы. Ничего подобнаго еще не было видано въ другихъ войнахъ. Въ то же время по отношенію къ политическимъ періодически статьямъ, шимся въ нъмецкахъ газетахъ и съ жадностью читавшимся публикой, Баторій счелъ нужнымъ усилить строгость цензуры, доведя кары, согласно нравамъ того времени до смертной казни включительно, за злонамъренныя и злоръчивыя или умышленно искаженныя или ложныя въсти и памфлеты на военныя дъйствія или распоряженія короля.

Во все время войны Баторій лично подавалъ своимъ войскамъ примъръ скромности и воздержанія, зачастую ночуя на соломъ или на сънъ и объдая на простой деревяннойскамъъ безъ скатерти, питаясь общей сол-

датской пищей, раздъляя со своимъ войскомъ всъ трудности похода и поддерживая въ солдатахъ
духъ богобоязненности и доблестное мужество. Однако, сдерживать
хищническіе и дикіе порывы своего разнороднаго войска и ему было
не легко; временами ихъ необузданныя натуры не подчинялись никакимъ требованіямъ и законамъ
высокой гуманности ихъ вождя;
но это были лишь исключительные
единичные случаи, совершенно неизбъжные при тогдашнихъ условіяхъ.

Что же касается войскъ московскаго царя, то эта армія представляла собою нѣчто совершенно от-

личное отъ арміи Баторія.

Узнавъ о намъреніяхъ Баторія, Грозный съ своей стороны хотълъ вступить въ союзъ съ Императоромъ, затъмъ съ ханомъ, но ему это не удалось, и оба противника остались только при своихъ силахъ. При первомъ извъщеніи о наступленіи Поляковъ, Иванъ приказалъ сосредоточить свои главныя силы близъ Новгорода и Пскова.

Относительно цифры этихъ войскъ трудно сказать что нибудь опредъленное, такъ какъ данныя относительно этого крайне противоръчивы, Но, повидимому, силы Ивана превосходили численностью армію Баторія. Однако, это еще вовсе не объщало перевъса надъ врагомъ, такъ какъ совершенно истощенная, раззоренная страна не могла вынести продолжительной войны. и, не смотря на свое численное превосходство, армія Ивана противъ Европейской арміи Баторія, прекрасно вооруженной и обученной, не могла устоять, не смотря на беззавътную храбрость, отчаянное упорство и героическую самоотверженнось своихъ вождей. Это прекрасно сознавалъ и самъ Иванъ, хотя и не былъ вовсе солдатомъ, какъ это видно изъ всего предыдущаго; встать во главъ своихъ войскъ и двинуть ихъ лично на Баторія ему и въ голову не приходило; да это и

было противъ традицій царей Московскихъ съ самыхъ временъ легендарнаго героя Дмитрія Донского. Московскіе князья всегда считали себя болѣе администраторами, нежели военачальниками, и ввѣряли начальство надъ ратями воеводамъ, а сами запирались въ Кремлѣ или чаще всего бѣжали изъ столицы куда нибудь въ безопасное мѣсто, предоставляя своимъ воеводамъ отстаивать городъ, какъ тѣ умѣли.

Кромъ того, въ данномъ случаъ Иванъ ошибся въ намъреніяхъ своего врага: онъ разсчитывалъ, что Баторій, по примъру прежнихъ лътъ, двинется на Ливонію, а когда ему стало извъстно, что тотъ идетъ на Полоцкъ, было уже поздно, чтобы предпринять что-либо серьезное для

защиты города.

Что же касается мысли преградить полякамъ путь, то Иванъ даже не думалъ объ этомъ. Сознавая всъ слабыя стороны своего войска, Грозный сразу ръшился держаться системы пассивнаго сопротивленія, перемежающагося разными дипломатическими переговорами и препирательствами, разсчитывая изнурить и ослабить поляковъ продолжительной осадной войной, въ которой превосходная артиллерія и знаменитая терпкость, выносливость и упорство русскихъ должны взять перевъсъ. И, дъйствительно, то была почти сплошь осадная война. Однако, несомнънный геній и счастливая звѣзда Баторія восторжествовали надъ всъми мудрыми стратегическими разсчетами и тонкой дипломатіей Ивана.

При осадѣ Полоцка гарнизонъ держался по обыкновенію упорно и мужественно, но, по прошествіи трехъ недѣль, не видя ни откуда помощи, городъ принужденъ былъ сдаться. Отъ сдачи отказались только самые отчаянные храбрецы: епископъ Кипріанъ съ нѣсколькими десятками бояръ заперся въ храмѣ Св. Софіи, и поляки принуждены были взять ихъ силой.

Взятіе Полоцка было великимъ торжествомъ для Баторія, тъмъ болъе, что почти одновременно онъ взялъ Соколъ, а князь Константинъ Островскій заняль містность Новгорода Съверска вплоть до Стародуба; староста Орши. Кмита. захватилъ Смоленскъ. Иванъ не сопротивлялся и бъжалъ изъ Новгорода въ Псковъ, а оттуда, какъ истый восточный падишахъ, сталъ заводить переговоры съ Радзивилломъ и Воловичемъ, предлагая имъ склонить Баторія къ миру. Баторій съ своей стороны, чувствуя потребность въ временномъ затишьи для того, чтобы собраться съ новыми силами для продолженія войны, довольно охотно позволилъ склонить себя къ подобнаго рода переговорамъ. На высказанное Иваномъ желаніе увидать у себя пословъ Баторія послъдній объявиль, что не ему теперь посылать пословъ въ Москву, — и царь увидълъ себя вынужденнымъ посбавить спъси по отношенію къ Польшѣ. Теперь онъ готовъ былъ даже сдълать первый шагъ къ примиренію, лишь бы только избъжать новаго похода Баторія на его земли, и не долго медля, отправилъ пословъ въ Варшаву. Но прежде, чъмъ это посольство успъло сдълать половину пути, ему стало извъстно, что Баторій выступилъ изъ Вильны во главъ своего войска и пошелъ на Москву.

Взятіе Полоцка еще не затрагивало, собственно говоря, территоріи Московскаго государства; это было, въсущности, не болъе, какъ возвращеніе Польшъ того, что было еще не такъ давно отнято у нея, но теперь Баторій задумалъ проникнуть въсамое сердце непріятельской земли и двинулся прямо на Великія Луки, служившія Москвъбазой почти всъхъея военныхъ дъйствій и складочнымъ мъстомъ для военныхъ запасовъ.

Здъсь короля ожидало московское посольство. Царь долгое время калебался, не зная, на что ему ръшиться, но, получая все болъе и

болъе тревожныя въсти съ театра войны, увидълъ себя вынужденнымъ идти на уступки. Онъ предложилъ Баторію Курляндію, никогда не принадлежавшую Москвъ, на которуюсамъ не имълъ никакихъ правъ, и. еще 65 городовъ въ Ливоніи, весьма: хитро выбранныхъ изъ общаго чистаковыхъ, а себъ оставлялъ остальные 35 городовъ; взамѣнъ этихъ уступокъ, царь требовалъ немедленнаго снятія осады съ Великихъ-Лукъ и аудіенціи своему посольству на польской территоріи, такъ какъ царь не могъ согласиться вести переговоры на своей землъ. Но Баторія не легко было обойти: онъ съ своей стороны тоже умълъ заявлять свои требованія. На этотъ разъ онъ требовалъ не только всю Ливонію, безъ всякихъ исключеній, но и Великія-Луки, и Смоленскъ-Переговоры затянулись, а тъмъ временемъ Замойскій, одинъ изъ лучшихъ военачальникамъ Баторія, усиленно осаждалъ городъ. Наконецъ. гарнизонъ принужденъ былъ капитулировать; въ то время, какъ обсуждались условія капитуляціи, буйные и непокорные венгерцы не выдержали: въ надеждъ на богатую добычу, они ворвались въ городъ и предали все живое огню и мечу, не щадя ни женщинъ, ни дътей, ни старцевъ, ни монаховъ.

Вслъдъ за этимъ князь Хилковъ со своимъ отрядомъ былъ также на голову разбитъ польской и венгерской кавалеріей, Невель капитулировалъ, а за нимъ, въ непродолжительномъ времени, сдались одинъ за другимъ Озерище, Подсошъ и Заволочье. Такимъ образомъ цълый рядъ русскихъ городовъ очутился во власти поляковъ. Послъдніе скоро поэтому вернулись на свои зимнія квартиры, Литовцы же продолжали вторгаться въ предълы Московскаго государства и въ свою очередь захватили Холмъ, сожгли старую Руссу и проникли даже въ Ливонію, гдъ, при содъйствіи Магнуса, завладъли Дерптомъ.

Пользуясь этимъ удобнымъ случаемъ, не зъвали и шведы, и въ ноябръ 1580 г. Понтусъ-де-ла-Гарди взялъ Кексгольмъ, послъ сраженія, въ которомъ погибло до 2,000 русскихъ; осадилъ Падисъ, въ шести миляхъ отъ Ревеля, и, наконецъ, взялъ городъ приступомъ. А въ Ливоніи, куда затъмъ устремился Понтусъ-де-ла-Гарди, онъ заставилъ капитулировать Везенбергъ.

Тъмъ временемъ Баторій готовился къ третьему походу на Москву. По его слъдамъ шла армія іезуитовъ со своею пропагандой, покоряя населеніе подъ знамена католичества. Все это видълъ и Иванъ и болѣе, чѣмъ сознавалъ когда-либо, чувствовалъ свое безсиліе противъ врага, отлично сознавая, что не его плоховооруженнымъ и плохо обученнымъ дружинамъ тягаться съ образцовою, дисциплинированной арміей Баторія; единственное спасеніе онъ видълъ только въ дипломатическихъ переговорахъ. Ссылаясь на то, что "Батуръ"— Иванъ умышленно искажалъ имя Баторія и всегда избъгалъ именовать его королемъ польскимъ, -- союзникъ Султана, Царь просилъ вмѣшательства Папы, но, конечно, результатовъ этой просьбы нельзя было ожидать въ очень близкомъ времени, а потому, чтобы протянуть срокъ, Иванъ слалъ посольство за посольствомъ къ Баторію, соглашаясь на все большія уступки. Но Баторій категорически заявилъ, что пусть ему уступятъ всю Ливонію или же онъ будетъ продолжать войну. Царь видълъ, что придется уступить, и написалъ Баторію письмо, гдъ, впервые назвавъ его "братомъ", извъщалъ о новомъ посольствъ. Посланнымъ же своимъ онъ наказалъ терпъливо и покорно сносить всякое обращение, даже побои, и предложить Баторію всю Ливонію, за исключеніемъ всего только 4 городовъ. При этомъ Иванъ такъ торопилъ своихъ пословъ, что они прибыли въ Вильну, гдъ ихъ объщалъ принять Баторій, за долго до назначеннаго срока. Когда тѣ были приняты королемъ, то послѣдній уже сталъ требовать не только всю Ливонію, но и Новгородъ, Псковъ и Смоленскъ, да еще сверхъ того 400,000 червонцевъ контрибуціи за военныя издержки.

Но вотъ Папа согласился вмъшаться въ это дѣло и послалъ іезуита Поссевино; одно присутствіе его стоило для Ивана цѣлой арміи: Если Римъ высказался бы противъ продолженія войны, то Польшѣ оставалось только покориться его волѣ подъ страхомъ громовъ Ватикана. А Папа мечталъ о подчиненіи Москвы католицизму, и потому въ его разсчетахъ было явиться впередъ нею въ качествѣ умиротворителя и спасителя.

Однако, и Иванъ былъ тонкій дипломатъ. Догадавшись о сочувствіи папы, онъ тотчасъ же измънилъ тонъ по отношенію къ Баторію. Теперь уже Иванъ не соглашался удовольствоваться 4 городами въ Ливоніи, а намфренъ былъ удержать 36 городовъ, въ томъ числъ Нарву и Дерптъ. Къ сожалънію, царь ошибся относительно важности полномочій Поссевино, роль котораго не выходила изъ предъловъ примирителя. А у Баторія пропала охота къ переговорамъ, и, хотя онъ принималъ во вниманіе вмъщательство Рима и въ виду этого отказался отъ контрибуціи и требованія уничтоженія всъхъ пограничныхъ кръпостей, но, видя, что посланные Ивана вдругъ измънили условія, ранъе предложенныя царемъ, Баторій заявилъ, что идетъ войной на Москву уже не за Ливонію, а за все царство Москови на послъднее посланіе ское. Ивана отвъчалъ ему крайне оскорбительнымъ письмомъ, упрекая его въ кровожадности, звърствахъ безпутствъ, и даже въ подлой трусости: "Курица и та защищаетъ своихъ цыплятъ отъ коршуна и ястреба, —писалъБаторій, —а ты, двухголовый орелъ, прячешься отъ насъ"! За этимъ слъдовалъ вызовъ на единоборство, могущій показаться намъ теперь забавнымъ. Но въ то время бывали примъры такихъ поединковъ.

Надо-ли говорить, что Иванъ не принялъ этого вызова и продолжалъ по-прежнему прятаться отъ врага и опасности? Обезсиленный, съ истощенной казною и деморализованными боярами, что могъ теперь сдълать онъ? Все же, предвидя, что Баторій обратитъ теперь главныя свои силы на Псковъ, Царь сумълъ сосредоточить въ немъ сильный гарнизонъ, сильную артиллерію и достаточное количество боевыхъ и съвстныхъ припасовъ и теперь могъ разсчитывать, что поляки на долго будутъ задержаны здъсь; кромъ того, на помощь защитникамъ Пскова вскоръ явилась всегдашняя върная союзница Москвы во всъхъ ея оборонительныхъ войнахъ--зима.

У Баторія между тъмъ начались препирательства съ сеймомъ. Все, что только король могъ урвать отъ себя, онъ до послъдней копъйки отдалъ на нужды войны. Но этого Ускоро стало мало. Сеймъ же сталъ отказывать въ новыхъ кредитахъ. ¶олько послѣ долгихъ споровъ рѣшеано было отчислить на войну вътечение ещеодного года извъстную часть государственныхъ доходовъ, но подъ условіемъ, что война должна быть непремънно окончена въ теченіе этого года, да и эти деньги поступали въ королевскую войну събольшимъ трудомъ, такъ что пришлось заложить коронныя драгоцънности. Вскоръ на Диснъ произошла новая задержка: оказался недостатокъ въ людяхъ; подлежащіе набору не явились къназначенному сроку, а между тъмъ до Баторія дошли слухи, что у Можайска концентрировался сильный отрядъ русскихъ, который проникъ въ Литву со стороны Смоленска и раззорилъ всю мъстность между Оршей и Могилевомъ. Къ 15 Іюлю только прибылъ Баторій въ Полоцкъ и 29, послъ смотра своихъ войскъ въ Заволочьъ, собралъ совътъ, на которомъ было ръшено вслъдствіе поздняго времени года двинуться не на Новгородъ, какъ предполагалось раньше, а прямо на Псковъ.

Изъ переписки Баторія видно, что онъ рѣшилъ примириться со всѣми случайностями зимняго похода и взять Псковъ или принудить Ивана подписать миръ. Понятно, для того, чтобы вернуть себѣ Псковъ, царь согласится уступить Польшѣ Ливонію, а, такъ какъ, благодаря вмѣшательству Рима, король былъ принужденъ удовольствоваться этимъ и не требовать ничего болѣе, то можно было разсчитывать, что Иванъ помирится съ этимъ.

Защита Пскова была поручена двумъ князьямъ Шуйскимъ, Василію Федоровичу и Ивану Петровичу. По словамъ современныхъ хроникеровъ, гарнизонъ держался смѣло и производилъ частыя и успъшныя вылазки, пользуясь полнымъ сочувствіемъ и поддержкой населенія; по другимъ же источникамъ, только энергія и геройскій духъ Шуйскихъ мъшали черни настаивать на капитуляціи города. Городъ былъ превосходно укръпленъ, и польская армія по численности своей, а, главное, по не значительной силъ своей артиллеріи въ сущности была далеко не достаточно велика для правильной осады его, и потому Баторій рѣшилъ взять его изморомъ, т. е. голодомъ. Недостатокъ пороха и денегъ, а также позднее время года, все это какъ будто соединилось вмъстъ, чтобы разрушить смълые планы и тонкіе разсчеты Баторія, только геніальный умъ и тотъ размахъ, который онъ успълъ уже пріобръсти, давали ему еще нъкоторые шансы на успъхъ.

Первый приступъ поляковъ былъ блистательно отраженъ гарнизономъ Пскова, при чемъ осаждающе потерпъли сильныя потери, а такъ какъ въ боевыхъ припасахъ у послъднихъ оказался недостатокъ, то вторич-

наго штурма города долгое время нельзя было предпринять. Осажденные стали смъяться надъ осаждающими и вышучивать. "Что же вы не стръляете?—кричали они.—Неужели вы думаете, взять городъ, если у васъ нечъмъ зарядить пушекъ, или вы думаете, что стъны наши рухнутъ оттого, что вы будете глаза пялить на нихъ"?

Въ концъ октября польская армія замътно стала ръдъть отъ голода, холода и разныхъ заболъваній. Баторій увидълъ себя вынужденнымъ отправиться въ Варшаву, ЛИЧНО чтобы добиться отъ сейма новой ассигновки на нужды войны, и предоставилъ главное начальство надъ войскомъ Замойскому. Третьяго ноября, когда изъ Риги прибылъ новый транспортъ боевыхъ принасовъ, поляки еще разъ штурмовали городъ, но опять-таки безуспъшно. Многіе историки склонны превозносить боевые таланты Замойскаго въ ущербъ королю, но въ сущности Замойскій являлся только исполнителемъ плана, составленнаго Баторіемъ, который въ концъ-концовъ долженъ былъ оправдать себя, какъ предвидълъ король. И дъйствительно, планъ короля началъ было оправдываться: запасы, припасенные Иваномъ Псковъ, понемногу начинали истощаться. Поляки перехватили письмо Шуйскаго къ царю, въкоторомъ доблестный воевода говорилъ, что городъ долго продержаться не можетъ, если не получитъ помощи и подкръпленія извиъ. Правда, захваченные нъсколько дней спустя два боярина изъ гарнизона Пскова дали полякамъ совершенно иныя показанія; они завъряли, что хлъба и всякихъ крупъ въ волю, но что мясо уже на исходъ. Какія изъ этихъ свъдъній были върнъе, трудно ръшить, такъ какъ въ это же время уполномоченные Баторія съ одной стороны и уполномоченные Ивана съ другой уже съъзжались въ Ямъ-Запольскомъ для переговоровъ о миръ при посредничествъ Іезуита Поссевино...

II.—Римъ и Москва.—Миссія Шеврыгина.— Папское вмъшательство. – Ямъ-Запольское перемирье.—Поссевино въ Москвъ. — Послъ перемирія.

Отправленіе русскаго посла Шеврыгина въ Римъ было для того времени совершенно безпримфрнымъ событіемъ. Раньше всѣ авансы всегда дълались Римомъ, а Польща всегда старалась стать поперекъ дороги всъмъ этимъ попыткамъ папскаго двора. Посланники папы Пія IV-го Джиральдини и Бонифачіо были задержаны хитростью въ Польшѣ предшественникомъ Баторія; 1570 г. папскій нунцій въ Польшъ также пытался стать посредникомъ между Иваномъ и Сигизмундомъ-Августомъ для образованія христіанской лиги противъ Турецкаго Султана. Но до его свъдънія было доведено, что какъ разъ въ это время посланный Ивана въ Константинополъ предлагалъ Султану дружбу своего господина. Въ 1576 г. была сдълана еще новая попытка сближенія Римскаго двора съ Москвой, но Польша и теперь не зъвала и въ послъдній моментъ, благодаря пропослъдней, Императоръ Максимиліанъ воспротивился отъъзду избраннаго папой посредника въ Россію.

Теперь царю удалось обойти всѣхъ своихъ завъстниковъ, и онъ неожиданно сдѣлалъ первый шагъ, и шагъ весьма удачный, такъ какъ поручилъ Шеврыгину предложить папъ лигу противъ Турціи, т. е. именно то, чего такъ упорно добивался Римъ, но подъ условіемъ, что Римскій дворъ съ своей стороны будетъ способствовать и даже, въ случаѣ надобности, прямо потребуетъ мира отъ Баторія.

Отправляясь въ Римъ, Шеврыгинъ даже не зналъ о существованіи дожа въ Венеціи и считалъ самую Венецію частью папскихъ владъній, но по пути къ нему присоединились двое товарищей, одинъ нъмецъ, другой итальянецъ, и склонили его явиться къ

дожу съ письмомъ отъ царя, приготовленнымъ ими же самими, какъ полагаютъ одни, или составленнымъ ихъ сотоварищами въ Римѣ. Здѣсь посолъ туманно намекалъ на возможность торговыхъ сношеній съ Москвой, на водяной путь черезъ Каспій и Волгу, и, проболтавшись относительно тяжелаго безвыходнаго положенія Ивана въ данное время, поспѣшилъ уѣхать въ Римъ.

Здъсь онъ удостоился такого почета, какого въ сущности, по своему званію простого "гонца", даже не Только заслуживалъ. когда предъявилъ на этотъ разъ уже подлинное письмо Ивана, то при Римскомъ дворъ къ нему нъсколько охладъли. Дъло въ томъ, что Иванъ выражалъ желаніе, чтобы Папа принудилъ Баторія заключить съ нимъ миръ и воспротивился слишкомъ тяжелымъ условіямъ этого мира, а самъ, съ своей стороны, не предлагалъ ничего. Но тъмъ не менъе случай завязать сношенія съ дале-Москвой казался все таки на столько заманчивымъ, что ръшено было отправить въ Москву посредника, который бы окончательно выяснилъ условія данной задачи. Союзъ религіозный прежде всего, затъмъ политическое соглашеніе, такова была задача Рима. Въ рукахъ ловкаго Поссевино, для котораго политические вопросы были несравважнъе религіозныхъ, задача какъ то незамътно видоизмънилась, и вскоръ всъмъ стало ясно, что лига противъ Ислама была ничто иное, какъ простая химера, что у каждой изъ странъ были свои болъе близкіе и болъе насущные интересы. Римъ и Москва пользовались теперь этой фантастической лигой, какъ предлогомъ, за которымъ они болъе или менъе удачно скрывали свои настоящія цъли и соображенія.

Въ результатъ оказалось, что Шеврыгинъ, самъ того не сознавая, достигъ такихъ результатовъ, какихъ отъ него даже и не ожидали.

Этотъ дикарь, котораго никакія чудеса Рима не поражали, который равнодушно, почти презрительно относился къ великолъпнымъ религіознымъ торжествамъ и остался недовольнымъ драгоцънными дарами папы, этотъ неучъ не только осуществилъ то сближеніе, надъ которымъ столько трудилась Польша и ловкіе польскіе дипломаты, но еще повернулъ это сближеніе съ Римомъ противъ нихъ.

Напрасно Баторій одерживаль побъду за побъдой, Римъ и Москва теперь могли стереть ихъ однимъ взмахомъ пера, -- и для этого царскій посолъ, простой гонецъ, ничъмъ не польстилъ надеждъ папскаго престола, не объщалъ никакихъ религіозныхъ прерогативъ въ Россіи, словомъ, не сдълалъ ръшительно никакихъ заманчивыхъ предложеній или объщаній. "По всему видно, что Иванъ обратился къ папъ, побуждаемый не добрымъ къ нему расположеніемъ, а добрыми ударами, наносимыми ему Баторіемъ", —писалъ кардиналъ Калачири, тъмъ не менъе Шеврыгинъ уъхалъ изъ Рима въ сопровожденіи папскаго уполномоченнаго Поссевино. На пути въ Россію они заъхали вмъстъ въ Венецію, но тутъ имъ не удалось достигнуть особенно блестящихъ результатовъ, такъ какъ дожъ откровенно заявилъ, что не въритъ ни въ какія лиги. Въ Прагв результаты дипломатическихъ ухищреній Поссевино и Шеврыгина также не привели ни къ чему, и отсюда союзники разошлись: Шеврыгинъ поъхалъ на Любекъ, а іезуитъ Поссевино направился въ Вильну, чтобы приступить къ исполненію своей роли посредника-примирителя.

Въ польскомъ лагеръ Поссевино былъ встръченъ довольно холодно, такъ какъ Баторій за послъднее время имълъ основаніе относиться съ недовъріемъ къ Римской политикъ. Но когда задержки въ деньгахъ и военныхъ припасахъ начали давать себъ чувствовать, Баторій

оказался нъсколько болъе податливымъ, тъмъ болъе, что въ польскомъ лагеръ уже громко начинали заговаривать о миръ. Когда, въ концъ іюля 1581 г., Поссевино пустился въ путь, чтобы продолжать возложенное на него дъло посредничества, въ переговорахъ съ Иваномъ симпатіи и сочувствіе большинства поляковъ были уже на сторонъ іезуита.

Наконецъ, 20 августа посланный папы удостоился предстать предъ ясныя очи царевы въ Старицъ, гдъ тогда находился Иванъ. Чтобы заручиться расположеніемъ царя, римскій дворъ позаботился не только снабдить своего представителя папскимъ письмомъ къ самому царю, но еще и собственноручнымъ посланіемъ папы къ царицѣ Анастасіи, которую Святъйшій Отецъ именовалъ "своею возлюбленной дочерью", не зная, что она давно уже умерла, и царь Иванъ послъ того успълъ перемънить многихъ женъ. Дары, присланные папой Ивану, были по истинъ великолъпны, --- и царь благоволилъ выразиться о нихъ что "они достойны того, кто ихъ посылаетъ".

Задача Поссевино была крайне трудная и сложная, даже и для такого искуснаго и опытнаго дипломата, какимъ былъ онъ. Сговориться съ царемъ было не такъ то легко; на его ясно изложенные вопросы и желанія Папы царь поручилъ отвътить 6 своимъ приближеннымъ, которымъ даны были строжайшія инструкціи самимъ царемъ, причемъ каждому изъ этихъ 6 лицъ было поручено касаться исключительно только одного указаннаго ему пункта задачи, не касаясь остальныхъ. Затъмъ канцелярія Ивана обобщала всъ эти пункты, редактировала ихъ, дополняла или сокращала и предоставляла на усмотръніе и одобреніе самого царя.

Въ результатъ получилось такое смъшеніе, въ которомъ совершенно невозможно было разобраться. Эта

процедура длилась томительно долго. Вмъстъ съ тъмъ, не смотря на общую туманность и запутанность отвътовъ, Поссевино стало ясно, что царь предъявлялъ теперь несравненно большія требованія, чъмъ раньше, и замътно шелъ на попятный въ своихъ уступкахъ, почувствовавъ за собою силу, благодаря вмъшательству Папы.

И вотъ, по прошествіи цълаго мъсяца, Поссевино долженъ былъ убъдиться, что онъ здъсь только даромъ теряетъ время. Что касается требованій Папы, заключавшихся въ разрѣшеніи царя строитъ повсюду католическія церкви и основать постоянную резиденцію іезуитскому ордену въ самой Москвъ, то Иванъ въжливо, но ръшительно отказалъ, заявивъ, что согласенъ поддерживать постоянныя дружескія сношенія съ Римомъ и готовъ предостаставить свободный провздъ черезъ свое государство всъмъ папскимъ посланнымъ, отправляющимся Персію. При этомъ прозрачными намеками давалось понять, что, по заключеніи мира, можно будетъ надъяться и на большее.

Видя, что ничего больше онъ здъсь въ настоящее время не добьется, Поссевино въ срединъ сентября ръшилъ вернуться въ Польскій ла-Этого-то именно и желалъ Иванъ. Прощаясь съ Папскимъ легатомъ, царь сказалъ ему: "Ты поъдешь теперь къ королю Стефану и свезешь ему поклонъ отъ меня, а послъ, выговоривши намъ миръ, согласно повелънію Папы, вернешься къ намъ: твое присутствіе всегда будетъ пріятно намъ, какъ по расположенію нашему къ тому, кто тебя прислалъ, такъ и по той причинъ, что ты выказалъ полное усердіе въ дълахъ нашихъ . Онъ приглашалъ іезуита на службу къ себъ и съ охотой принялъ бы его на жалованіе, еслибы только тотъ согласился. Такъ какъ воля Папы была, чтобы миръ былъ заключенъ согласно желанію царя, то надо было во что бы то ни стало угодить Ивану, а Иванъ ни на іоту не подавался въ своихъ требованіяхъ.

Прибывъ въ лагерь подъ Псковомъ, Поссевино добросовъстно сообщилъ полякамъ свои впечатлънія. вынесенныя имъ изъ его пребыванія при дворъ Ивана, и также добросовъстно сообщилъ Ивану о положеніи дізть въ польскомъ лагеріз, подъ Псковомъ, умышленно нъсколько преувеличивая блестящее положеніе осаждающихъ и въроятную близость ихъ торжества, въроятно, съ цълью сдълать Ивана менъе требовательнымъ. Но царю, конечно, и безъ Поссевино прекрасно было извъстно положение польской армии, а такъ какъ все, что онъ писалъ, подтверждалось и другими источниками, то царь началъ думать, что дъйствительно нъсколько преувеличилъ значеніе папскаго вмъшательства, и сталъ податливъе. Чуя, что сила все же на сторонъ Баторія, онъ согласился теперь отказаться отъ Ливоніи при условіи, что вся долина ръки Великой останется нимъ и что никакихъ обязательствъ по отношенію къ Швеціине будетъ включено въ договоръ. Часть Ливоніи находилась въ настоящее время въ рукахъ Швеціи, но Иванъ разсчитывалъ въ будущемъ отнять ее у Шведовъ, а удержавъ за собою долину ръки Великой, сохранить на своей съверо-западной границъ цълый рядъ кръпостей, составлявшихъ прекрасную оборонительную линію, подъ защитой которой онъ могъ подготовить въ недалекомъ будущемъ блестящій ваншъ.

Съ точки зрънія стратегической это была удивительно удачная комбинація, тъмъ не менъе все же это была уступка. Поссевино же воспользовался этимъ, чтобы доказать Баторію, что такъ какъ онъ велъ войну изъ-за Ливоніи, а царь соглашался теперь уступить ее ему, то, слъдовательно, цъль войны была достигнута, и потому король не

могъ уже отказаться заключить мирный договоръ и также не могъ отказаться отъ посредничества Поссевино.

И вотъ въ половинъ ноября въ Ямъ-Запольскомъвъмъстечкъ, расположенномъ между Заволочьемъ и Порховомъ, состоялся съвздъ уполномоченныхъ съ той и другой стороны, при посредничествъ папскаго легата, роль котораго въ данномъ случать была весьма незавидная, такъ какъ въ продолженіи всего времени переговоровъ Русскіе обвиняли его въ томъ, что онъ будто бы за одно съ поляками, а Замойскій, съ своей стороны, называлъ его "измънникомъ" и даже "въроотступникомъ", который жертвовалъ интересами своей религіи ради политическихъ комбинацій. Ни русскіе, ни поляки не довъряли своему посреднику и скрывали отъ него свои тайныя цъли и намъренія; препирательствамъ не было конца. Тъ и другія упорствовали, стоя на своемъ, не желая ни въ чемъ сдълать уступки и стараясь только обмануть и ввести въ заблуждение иезуита. Наконецъ, когда дъло, казалось, уже уладилось, стали спорить уже только о титулахъ, такъ какъ Иванъ настаивалъ на томъ, чтобы въ договоръ его именовали царемъ и при этомъ желалъ оставаться номинальнымъ государемъ Ливоніи, на что поляки возражали, что давать и удерживать въ одно и то же время нельзя, и что они не понимаютъ, какой, собственно, смыслъ и значеніе имъетъ этотъ новый титулъ царя. "Если это "царь" въ родъ прежнихъ татарскихъ царьковъ царей Казанскихъ и Астраханскихъ,--говорили они, -- то это слишкомъ мало для владыки Московскаго; если же этотъ титулъ царя долженъ соотвътствовать титулу Цезаря, -- то это слишкомъ много". Единственнымъ, признаннымъ всею Европой цезаремъ былъ въ данное время нъмецкій императоръ.

Это былъ старый споръ, кото-

рому Замойскій не придавалъ серьезнаго значенія, но Поссевино чуть было не сдълалъ по этому поводу изъ мухи слона, заговоривъ о томъ, что императоръ Аркадій и Гонорій не могли передать своего титула Великому Князю Владиміру, такъ какъ для признанія законныхъ его правъ на Императорскій титулъ, онъ долженъ былъ бы короноваться въ Римъ, какъ это было съ Карломъ Великимъ. На это пререканіе опять ушло очень много времени. А когда, наконецъ, найденъ былъ желаемый компромисъ, на которомъ и помирились всътри спорящія стороны, т. е. на различной редакціи договора на русскомъ и на польскомъ языкъ, честолюбивый іезуитъ вызвалъ новые дебаты, настаивая, чтобы договоръ былъ скръпленъ его подписью или же по крайней мъръ въ немъ упоминалось о его посредничествъ. Такъ какъ объ этомъ ничего не говорилось въ предписаніяхъ, полученныхъ русскими дипломатами, то они категорически воспротивились этому, что привело Поссевино въ такой неописуемый гнъвъ, что, забывъ всякую мъру приличія, онъ грозилъ, въ качествъ посредника, нарушить уже состоявшійся, но еще не подписанный договоръ и, топая ногами, сталъ гнать вонъ изъ засъданія русскихъ уполномоченныхъ. Но тъ оставались невозмутимы, и гнъвъ језуита достигъ крайнихъ предъловъ: онъ вырвалъ изъ рукъ Алферова черновую договора, разорвалъ ее и, схвативъ русскаго дипломата за полы его шубы, сталъ трясти его, затъмъвышвырнулъ его за дверь, вытолкавъ вслъдъ за нимъ (и остальныхъ его товарищей.

Пришлось уступить неукротимому легату, и 15-го января 1582 г. былъ, наконецъ, подписанъ Ямъ-Запольскій договоръ, по которому всѣ возможныя при данныхъ условіяхъ выгоды были на сторонѣ Москвы, такъ какъ Московскіе дипломаты по договору уступили Польшѣ

только то, что царь уже три мѣсяца тому назадъ добровольно предлагалъ Баторію. Тъмъ не менъе это были страшныя потери для Ивана, такъ какъ послъ 20 лътъ упорныхъ усилій, когда царь могъ считать себя близкимъ къ осуществленію завътной мечты обладанія Ливоніей, онъ теперь былъ снова совершенно отръзанъ и, быть можетъ, на долго отъ Балтійскаго моря и Финскаго залива и лучшаго пути для сближенія съ Европой. Это было, конечно, тяжелымъ ударомъ судьбы для честолюбиваго Ивана, но вмъстъ съ тъмъ эта самая судьба, видимо, благоволила къ нему, такъ какъ работала въ его пользу въ той же Ливоніи: съ уничтоженіемъ Тевтонскаго ордена исчезалъ и нъмецкій гарнизонъ, являвшійся постоянно серезнымъ соперникомъ во всъхъ Ливонскихъ войнахъ; кромъ того, безмърныя завоеванія Шведовъ — за время войны Москвы съ Польшей лишившія послъднюю почти всего, что ей удалось путемъ такихъ усилій вырвать у Ивана, возбудили вражду Польши противъ ея бывшихъ союзниковъ, Шведовъ, и въ результатъ готовился конфликтъ, въ которомъ, ослабляя и истощая другъ друга, Швеція и Польша готовили Москвъ возможность легкаго и двойного реванша.

Надо замътить, что даже кратковременное обладаніе Ливоніей не безслѣдно для Москвы; прошло напротивъ, оставило глубокій слъдъ на ея культуръ; оно ввело въ Московское государство иностранный элементъ; послъдній былъ какъ бы предзнаменованіемъ И начаткомъ той нъмецкой колоніи, которой впобыло слъдствіи суждено играть столь важную роль въ судьбахъ русскаго государства, и цивилизирующаго вліянія которой нельзя отрицать.

Въ результатъ, послъ столькихъ преній и пререканій, былъ подписанъ не миръ, а только перемиріе

на 10 лътъ, и надежда вернуть всъ уступленныя Польшъ города Ливоніи отнюдь не казалась неосуществимой. Поляки были поражены тъмъ отпечаткомъ, какой Москва успъла наложить на эти завоеванныя ею провинціи за тотъ короткій срокъ, какой она ими владъла. Все говорило о военномъ могуществъ и организаторскихъ способностяхъ Москвы; повсюду, даже въ самыхъ мелкихъ, маленькихъ крѣпостенкахъ и фортахъ было много орудій, вдоволь снарядовъ и пороху и масса огнестръльнаго оружія, оставленнаго здъсь русскими. Все это попало теперь въ руки Поляковъ, хотя самая большая часть Ливоніи къ этому времени уже была во власти Шведовъ.

Изъ всъхъ заинтересованныхъ въ Ямъ-Запольскомъ договоръ наибольшую выгоду получилъ Папскій Престолъ, такъ какъ хитрый лесумълъ придать договору гатъ такую форму, что, судя по ней, можно было подумать, что все сдълалось именемъ Папы и только въ силу его вмъшательства и настоянія. Несмотря на свое столкновеніе съ русскими уполномоченными Поссевино тотчасъ же по подписаніи договора поспъшилъ въ Кремль сталъ ратовать передъ Иваномъ за соединеніе двухъ церквей, стараясь въ тоже время прибрать къ своимъ рукамъ и шведскія дъла, хотя тутъ никто не просилъ его вмѣшательства, все для того лишь, чтобы выставить Папу въ качествъ всесильнаго авторитета. Это было нъсколько на руку Ивану, который, хотя и сильно разочаровался въ силъ вліянія Папы, но все же это мнимое его вліяніе могло нъсколько замаскировать униженіе пораженія, заставляя его казаться сторонникомъ Ивана, — и потому Поссевино былъ ласково принятъ въ Москвъ.

Иванъ, конечно, отправилъ своего гонца въ Римъ политическій, а не въ Римъ церковный, и потому въ лицѣ Поссевино разсчитывалъ встрѣ-

тить дипломата, а не апостола, и отнюдь не быль расположень затрагивать религіозные вопросы.

Когда Поссевино прибылъ въ Москву, въ февралъ 1582 г., то засталъ весь дворъ и самаго царя въ страшномъ горъ: въ порывъ безумнаго гнъва Грозный своей рукой убилъ старшаго сына, и потому это время было крайне неудобно для политическихъ и особенно отвлеченныхъ Относительно анти-мусульманской лиги, Иванъ высказался такъ, что хотя вслъдствіе необходимости сосредоточить свои силы противъ Баторія, онъ вынужденъ былъ подписать перемиріе съ Крымскимъ ханомъ, ближайшимъ другомъ Турецкаго Султана, но онъ во всякое время готовъ поднять оружіе на Турокъ, при условіи, однако, что Папа предварительно сговорится съ Священной Имперіей, съ Франціей, Испаніей, Венеціей, Англіей, Даніей и Швеціей и убъдитъ эти державы прислать своихъ пословъ въ Москву для окончательнаго соглащенія. При этомъ царь съ своей стороны соглашался отправить въ Римъ уже не простого гонца, какъ въ первый разъ, а сановитаго посла.

Что касается примиренія со Швеціей, о которомъ также хлопоталъ Поссевино, то Иванъ заявилъ, что онъ согласился уступить Польшъ Ливонію не для того, чтобы препираться съ Іоанномъ Шведскимъ, и предоставляетъ это отнынъ Баторію. Также ловко, осторожно, но вмъстъ съ тъмъ положительно и упорно уклонялся царь отъ вопросовъ религіозныхъ, а когда Іезуитъ не переставалъ настаивать, то сначала Иванъ далъ ему понять, что пренія по этому поводу могутъ принять непріятный для Папы оборотъ, затъмъ заявилъ, что самъ онъ, Иванъ, отнюдь не компетентенъ въ вопросахъ разности религій. Однако, онъ не воспротивился настойчивому желанію Поссевино изложить письменно свои предложенія, при чемъ, быть можетъ, присущая Ивану страсть къ полемикъ взяла верхъ надъ его благоразуміемъ. И вотъ на собраніи, посвященномъ вначалъ совершенно неприкосновеннымъ къ этому вопросу дъламъ, и въ отсутствіи духовенства, присутствіе котораго было бы безусловно необходимо для серьезнаго пренія и обсужденія вопроса религіи, царь согласился, наконецъ, выслушать Іезуита, хотя при этомъ не преминулъ дать ему понять, что въ сущности это совершенно безполезно, и онъ дълаетъ это только въ угоду ему.

Поссевино началъ съ того, что о разрывъ съ Византійскою церковью, конечно, не можетъ быть и ръчи, что онъ предлагаетъ царю сліяніе двухъ церквей, Восточной и Западной, что будетъ первымъ шагомъ къ созданію новой Восточной Имперіи, главою которой явится царь, —этотъ новый Карлъ Великій, коронованный Папой въ Римъ, послъ чего его признаютъ императоромъ всъ государи Европы. Но не таковъ былъ Иванъ, чтобы его можно было ослъпить одними заманчивыми картинами; съ своимъ обычнымъ жаромъ и увлеченіемъ и съ присущимъ ему ъдкимъ сарказмомъ и неподражаемой находчивостью, царь разбилъ нъсколькими словами это пышное зданіе, воздвигнутое фантазіей Поссевино, и по обыкновенію не могъ удержаться отъ крупныхъръзкостей и безпощадныхъ истинъ, которыя онъ впослъдствіи, какъ свидътельствуютъ нъкоторые источники, старался стушевать и въ тотъ же день послалъ Поссевино блюда отъ своего стола и дары, тогда какъ по другимъ источникамъ царь будтобы замахнулся на Іезуита своимъ знаменитымъ посохомъ, а присутствовавшіе при этомъ люди Московскіе грозили бросить Поссевино въ ръку.

Какъ бы то ни было, только несомнънно, это преніе оставило по себъ не совсъмъ пріятное впечатлъніе, такъ какъ, будучи приглашенъ нъсколько дней спустя царю, Поссевино уже не проявилъ ни малъйшаго желанія возобновить этотъ разговоръ, а царь, какъ бы желая тъмъ выразить нъкоторое сожалъніе по поводу своей излишней горячности, самъ предложилъ Іезуиту письменное изложеніе сущности розни между Восточной и Западной церквей. Поссевино, въроятно, убъдившійся въ совершенной безполезности дальнъйшаго увъщанія и убъжденія, удовольствовался тъмъ, что представилъ царю книгу, посвященную Флорентинскому собору, и полагалъ, что на этомъ дъло и кончится. Но ему, очевидно, еще не былъ вполнъ знакомъ своевольный и капризный нравъ его оппонента, этого великаго московскаго деспота.

Въ результатъ, оказавъ свое содъйствіе Ивану, отстоявъ, насколько было возможно, его интересы, Римъ потерпълъ полное фіаско во всъхъ своихъ разсчетахъ и надеждахъ, ради которыхъ онъ пожертвовалъ Польшей. Въ первыхъ числахъ мая 1582 г. Поссевино откланялся царю и возвратился въ Римъ въ сопръвожденіи Московскаго посла, который привезъ Папъ только добрыя пожеланія да соболей.

Между тъмъ тъ небольшія недоразумънія, какія возникали послъ Ямъ-Запольскаго договора между русскими и поляками, объ стороны старались уладить полюбовно какъ бы по обоюдному соглашенію, избъгали немедленнаго конфликта. Но намъ теперь достовърно извъстно, что Иванъ, въ виду будущаго, всячески старался заручиться содъйствіемъ Англіи, не переставая мечтать о реваншъ, точно также и Баторій видівль вь Ямъ-Запольскомъ договоръ отнюдь не прочный долговременный миръ, а только небольшой перерывъ на пути его побъдоноснаго шествія на Москву, для чего онъ съ своей стороны обезпечилъ себъ на этотъ разъ сочувствіе того же Рима, Флоренціи и Венеціи. Баторій мечталъ доказать,

что если путь изъ Москвы на Константинополь лежитъ черезъ Варшаву, то путь изъ Варшавы и Кракова въ столицу Турецкаго султана проходитъ черезъ Москву. Но смерть пресѣкла его честолюбивые замыслы. Ивану также не долго оставалось уже жить, тъмъ не менъе страшный признакъ новаго польскаго нашествія, безъ сомнѣнія, пугалъ его, омрачая последніе годы его жизни. Не достигнувъ ничего положительнаго въ смыслъ серьезнаго союза съ Англіей, Иванъ снова сталъ искать поддержки у Германіи; но той было не до того, такъ какъ религіозныя войны и междоусобицы не давали ей придти въ себя. Тогда Иванъ снова ухватился за Англію, какъ утопающій хватается за соломинку, но тутъ смерть застигла его.

Судьба, которая вообще неблагосклонна къ старцамъ, теперь опять сослужила службу если не самому Ивану, то его царству, осиротъвшему послъ него. Баторій не долго пережилъ Ивана и не успълъ осуществить своихъ смълыхъ и пагубныхъ для Москвы замысловъ, а между тъмъ на другомъ концъ государства Московскаго, котораго едва коснулись польскія завоеванія, судьба готовила ей, въ возмѣщеніе Полоцка и Ливоніи, богатую, безпредъльную, таинственную Сибирь, пріобрътенную Москвою не шайкой казаковъ, какъ обыкновенно принято считать, а путемъ долгихъ и упорныхъ усилій мирныхъ и трудолюбивыхъ колонизаторовъ.

Пер. A. Энквистъ.

(До слюд. №-ра).





# Своеобразныя общества въ Китаъ.

Очеркъ Фр. Мюри.

Едва ли существуетъ другой народъ въ міръ, среди котораго была бы распространена до такой степени страсть къ основанію всевозможныхъ обществъ, какъ среди обитателей Небесной Имперіи. Въ нъкоторыхъ провинціяхъ они насчитываются тысячами, даже сотнями тысячъ. Такое необыкновенное развитіе обществъ объясняется тымъ, что Китайская имперія, несмотря на абсолютно - монархическій режимъ, представляетъ, на самомъ дълъ, обширное демократическое государство, проникнутое соціалистическими, даже, можно сказать, анархическими стремленіями. Вліяніе центральнаго правительства на жизнь націи незначительно. Въ Китав не существуетъ ни привиллегированнаго дворянскаго сословія, ни фаворитизма, - всъмъ заправляетъ продажная бюрократія, немилосердно эксплуатирующая народную массу и вынуждающая ее организовать союзы для зашиты себя отъ взяточничества. Нътъ ни малъйшей связи между правящими классами и народонаселеніемъ, а вслъдствіе этого

нътъ взаимнаго довърія, взаимной помощи и тъмъ болъе общественнаго мнънія. Только семья организована прочно и непоколебимо. Ея прочностью объясняется необыкновенная долговъчность этой націи, являющейся какъ бы исключеніемъ изъ общаго закона эволюціи и пережившей множество другихъ націй, возникшихъ позже ея и тъмъ не менъе сошедшихъ съ міровой сцены уже многія столътія тому назадъ.

Въ этомъ государствъ семья, каждая отдъльная личность принуждены соединяться въ союзы для огражденія и удовлетворенія насущнъйшихъ потребностей своего существованія. Сладствіемъ этого является существованіе безчисленныхъ обществъ, изъ которыхъ многія, кажущіяся въ настоящее время странными и даже нелъпыми, въ моментъ своего возникновенія несомнънно имъли важное практическое значеніе. Но такъ какъ Небесной Имперіи принадлежитъ пальма первенства въ благословенномъ царствъ рутины, то всъ эти общества благоговъйно поддерживаются и до сего времени, исключительно въ силу того обстоятельства, что были нѣкогда основаны.

"Мой дѣдъ и мои предки,—говорилъ мнѣ одинъ китаецъ,—всегда считались членами этого общества. Какое мнѣ дѣло до его значенія въ настоящее время? Слѣдуя примѣру своихъ прародителей, я увѣренъ, что дѣлаю угодное небу,—и этого для меня вполнѣ достаточно".

Среди этихъ обществъ нѣкоторыя, по своей полезной дѣятельности, заслуживаютъ благодарности со стороны народной массы; другія, основанныя нѣкогда съ благотворительной цѣлью, въ настоящее время выродились и всюду внушаютъ отвращеніе и страхъ; наконецъ, есть и такія, которыя прямо вредны и доставляютъ не мало хлопотъ правительству. Въ своемъ очеркѣ мы разсмотримъ самыя любопытныя изъ этихъ обществъ.

I.

За одиннадцать въковъ до Р. Хр. Китай управлялся монархомъ, отличавшимся чрезвычайнымъ благоговъніемъ къ памяти усопшихъ. То былъ императоръ Венъ-Вангъ, основавшій Йьенъ-Кхо-Хэй, т. е. "Общества брошенныхъ останковъ мертвыхъ".

Цъль этого общества заключается въ отыскиваніи непогребенныхъ труповъ, предаваемыхъ на счетъ общества приличному погребенію. Оно снабжаетъ гробами бъдняковъ и реставрируетъ никъмъ не посъщаемыя могилы. Членамъ Йьенъ-Кхо-Хэй вмъняется въ обязанность доставлять своему представителю свъдънія о заброшенныхъ кладбищахъ. Въ опредъленное время года туда отправляются всв члены общества, вооруженные лопатами, заступами и граблями, и снова приводятъ кладбища въ прежнее состояніе. Они посвящаютъ этимъ работамъ два, а, если нужно, то и три мъсяца. Въ теченіе всего этого времени ихъсодержатъ ближайшія деревни, охотно

снабжающія членовъ общества съъстными припасами, такъ какъ ихъ дъятельность вызываетъ всеобщее сочувствіе.

Общество Йьенъ-Кхо-Хэй существуетъ взносами членовъ, но главнымъ образомъ пожертвованіями. Когда средства его истощаются, члены отправляются просить милостыню, и всъ охотно даютъ: кузнецы снабжаютъ ихъ необходимыми орудіями, столяры—гробами, богатые—деньгами. Всюду ихъ встръчаютъ съ почетомъ.

Въ тринадцатый день послъ каждаго седьмого мъсяца общество празднуетъ на кладбищъ именины императора Венъ-Ванга, и туда до восхода солнца собираются члены. Одни очищаютъ отъ травъ кустарниковъ тропинки, исправляютъ испорченныя могилы, между тъмъ какъ другіе выпрашиваютъ у людей для приготовленія пиршества въ честь усопшихъ необходимые съъстные припасы, посъщая окрестныя мъстечки и селенія. Запасшись всъмъ необходимымъ, они спвшать къ своимъ товарищамъ, ожидающимъ ихъ съ нетерпъніемъ, такъкакътъ не имъютъ права бросить работу до начала пира. Тотчасъ накрывается столъ для усопшихъ, всъ члены почтительно выстраиваются въ два ряда, чтобы пропустить своихъ почетныхъ гостей. Глубочайшее молчаніе царитъ въ собраніи при этомъ воображаемомъ пиршествъ. Когда представитель общества полагаетъ, что мертвые насытились, онъ дълаетъ условный знакъ. Всъ члены Йьенъ-Кхо-Хей поднимаются и благоговъйно склоняются предъ гостями, возвращающимися въ свои Исполнивъ обязанность. члены съ вполнъ понятнымъ аппетитомъ набрасываются на остатки пиршества.

II.

Фу-тше-Хэй, т. е. "Общество спасанія утопленниковъ" основано по крайней мъръ за семь или за восемь въковъ до Р. Хр. Причиной его основанія послужило благоговъніе къ памяти умершихъ.

Китайцы, что бы ни говорили объ этомъ, относятся далеко не съ презрѣніемъ къ своему земному существованію, но выше всего ставять блаженство въ будущей жизни. Вотъ почему въ Китаѣ не признаютъ хирургіи. Они ни въ какомъ случаѣ не осмѣлились бы предстать предъ своими прародителями безъ ноги или безъ руки. Звѣрскія увѣчья, причиняемыя ими чужестранцамъ, обусловливаются исключительно желаніемъ пресѣчь послѣднимъ доступъ на небо, а также обречь души ихъ на вѣчное скитаніе.

Члены Фу-тше обязаны вытаскивать изъ воды тъла утопленниковъ. Достаточно хотя немного быть знакомымъ съ върованіями китайцевъ, чтобы понять популярность подобнаго общества. Гораздо сильнъе увъчья обитатели Небесной Имперіи боятся сгнить на днъ ръки или сдълаться добычей рыбъ. Бъднякъ, на долю котораго выпадаетъ подобное несчастье, можетъ быть увъренъ, что не попадетъ на небо, ибо никогда онъ не можетъ снова сдълаться владъльцемъ своего тъла. Въ случать кораблекрушенія члены общества сперва вытаскиваютъ изъ утонувшихъ, вмъсто того, воды чтобы немедленно спасать утопающихъ.

Въ настоящее время усердіе и самопожертвование членовъ Фу-тше значительно ослабъли. Они уже не проводять, какъ нъкогда, большей части дня на берегахъ ръкъ, въожиданіи плывущихъ мимо труповъ, которые они извлекали изъ воды, часто рискуя потерять жизнь. Члены его набираются въ настоящее время, главнымъ образомъ, изъ лънтяевъ бродягъ, подъ прикрытіемъ общества совершающихъ разныя мошеническія продълки. Напр., они распространяють слухъ, что у берега сосъдней ръки замъченъ утопленникъ, и въ то время какъ одни

изъ нихъ, такъ называемые "Братья крючка", отправляются на поиски трупа, вооруженные длинными бамбуковыми шестами съ жел взными крючьями на концъ, другіе, такъ называемые "Просители свъта". ходятъ просятъ у публики денегъ на гробъ и факелы. Утопленника, разумъется, не находятъ, но и денегъ не возвращаютъ. По словамъ спасающихъ, деньги идутъ въ кассу общества, а на самомъдълъ даютъ возможность членамъ его продолжать праздный образъ жизни или. удовлетворять страсть къ азартнымъ играмъ. Дающіе прекрасно понимаютъ эти продълки, однако, не осмъливаются отказать въмилостынъ, -во-первыхъ, потому, что предки ихъ всегда были щедры по отношенію къ обществу Фу-тше, во-вторыхъ, просто изъ боязни мщенія состороны его членовъ.

#### III.

Подобнымъ же образомъ выродилось еще болъе древнее общество Хуу-Хэй, т. е. "Общество пожарныхъ", основанное императоромъ Хой-Лю за 27 столътій до Р. Хр.

Общество это, пополнявшееся нъкогда людьми безукоризненно честными и самоотверженными, въ настоящее время сплошь состоить изълицъ съ очень сомнительными нравственными убъжденіями. По уставу общества семьи членовъ, погибшихъпри исполненіи своихъ трудныхъобязанностей, имъютъ право находиться на иждивеніи общества вътеченіе 20 лътъ. Разсказываютъ чудеса о геройствъ и подвигахъ самопожертвованія прежнихъ членовъэтого общества.

Теперь уже нътъ болъе семей, пользующихся средствами общества, потому что современные "пожарные" считаютъ нелъпостью жертвовать жизнью ради своихъ согражданъ. Если въ какомъ-нибудь городъ основывается общество пожарныхъ, это событіе является истиннымъ обще-

ственнымъ бъдствіемъ, такъ какъ основатели, всв безъ исключенія, принадлежатъ къ подонкамъ обще-Они принимають къ себъ только такихъ членовъ, которые, подобноимъ, отличаются увъсистымъ и полнъйшимъ отсуткулакомъ ствіемъ совъсти. Никто изъ честныхъ людей не осмъливается оказать имъ сопротивленіе. влекло бы гнъвъ могущественнаго Хой-Лю, за свои заслуги прозваннаго народомъ "благодътелемъ человъчества". Кромъ того, что сказали бы предки?

Китайскіе пожарные не только открыто грабятъ горящіе дома, но даже пользуются въ народъ репутаціей поджигателей, такъ какъ сами поджигаютъ, когда пожары слишкомъ ръдки. Особенно славится преступленіями подобнаго рода общество пожарныхъ города Шанхая, и я припоминаю, какъ энергично отказывался послать за пожарными богатый купецъ этого города, когда у него загорълись магазины. "Если они придутъ, — говорилъ онъ, --то, можетъ быть, и спасутъ нъкоторыя строенія, но зато разграбять всъ мои товары. Лучще же я самъ постараюсь спасти товары и дамъ сгоръть магазинамъ".

Однако онъ прогадалъ. На слъдующій день, когда онъ подсчитывалъ понесенные убытки, къ нему явился представитель общества Хуу-Хэй, потребовавшій, чтобъ онъ внесъ въ кассу общества 200 таэлей (1000 франковъ), т. е. сумму, далеко превосходившую ту, что пришлось бы заплатить наканунъ пожарнымъ. Разумъется, купецъ вскрикнулъ отъ негодованія при такомъ требованіи. На это представитель Хуу-Хэй замътилъ ему, что общество крайне задъто его недовъріемъ, могущимъ бросить тънь на репутацію общества, и во всякомъ случав не допуститъ попытокъ обходиться безъ помощи его членовъ.

Двъсти таэлей были немедленно отсчитаны, и когда я подивился той

легкости, съ которой досталась побъда обществу Хуу-Хэй, то получилъ слъдующій характерный отвътъ: "Если бы я не далъ взятки, то безъ сомнънія сгоръли бы мои вновь выстроенные магазины. Да къ тому же эти разбойники, проникнувъ въ склады, пограбили бы уменя товару болъе, чъмъ на двъ тысячи таэлей".

#### IV.

Менъе заурядно Шемъ-Куангъ-Хэй или "общество назначенія мандариновъ", болье извъстное въ Китаъ подъ названіемъ "фабрики мандариновъ".

Въ этой странь, гдъ все зависитъ отъ денегъ, можно неръдко встрътить ученыхъ, давно уже успъшно сдавшихъ всъ требуемые закономъ экзамены и тъмъ не менъе не занимающихъ никакого, хотя бы самаго незначительнаго административнаго поста. Они происходятъ изъ бъдныхъ семействъ, отдававшихъ почтобъ сдѣлать слъднія средства, своихъ сыновей баккалаврами и лицеистами, и не имъютъ возможнодостаточно большую сти сунуть взятку тъмъ лицамъ, отъ которыхъ зависить ихъ назначеніе. Бъдняки прозябають въ нищетъ, терпя постоянные упреки отъ родителей, разсчитывающихъ при помощи выгодной карьеры сыновей покрыть издержки, затраченныя на ихъ образованіе.

Наконецъ, измученные напраснымъ ожиданіемъ, несчастные кандидаты ходатайствують о принятіи ихъ въ общество Шемъ-Куангъ. Черезъ него они получаютъ по крайней мъръ надежду добиться когда-нибудь удовлетворенія.

Если президентъ общества находитъ возможнымъ принять кандидатовъ, онъ созываетъ собраніе всѣхъ членовъ. Нѣтъ надобности прибѣгать къ ораторскому искусству, чтобы поддержать ихъ вниманіе. Собраніе выслушиваетъ предложеніе президента, и если большинство раз-

дъляетъ его мнъніе немедленно назначается опредъленная сумма, торую каждый членъ обязанъ внести въ общую кассу, чтобы доставить мъсто счастливому избраннику Трудно себъ представить, судьбы. какимъ лишеніямъ подвергаются несчастные, чтобы собрать необходимое количество таэлей. Меня увъряли, что встръчались люди, умиравшіе съ голоду, лишь бы не истратить лишней монеты на пищу. Обращаются за помощью къ родителямъ и друзьямъ; всъмъ, открывающимъ свой кошелекъ, даются великолъпныя объщанія. Если, несмотря на всъ старанія, не хватаетъ еще нъсколькихъ таэлей, ихъ берутъ въ долгъ и платятъ невъроятные проценты. Въ іюнъ 1894 года въ Тьянъ-Цзинъ былъ обезглавленъ членъ "фабрики мандариновъ", убившій и ограбившій странствующаго торговца. Подъ пыткою онъ сознался, что ему необходимо было внести въ кассу общества 10 таэлей, которыхъ онъ не могъ нигдъ раздобыть, и потому ръшилъ убить торговца, лишь бы не пропустить лотереи счастья, по которой одинъ изъ кандидатовъ могъ получить доходное мъсто.

Послъ лотереи остается добиться назначенія. Общество старается изо всъхъ силъ и предоставляетъ полное распоряжение счастливаго избранника собранные для него 15 сотенъ или двъ тысячи таэлей. Вотъ все, что необходимо для успъха, и нужно быть крайне неловкимъ, чтобы потерпъть неудачу при такихъ благопріятныхъ условіяхъ. Проситель посъщаетъ по очереди префекта, губернатора и вице-короля и подноситъ имъ подарки, сообразуясь со значительностью занимаемаго каждымъ изъ нихъ поста.

Издержки покрываются съ полученіемъ мѣста. Лишь только его назначили, онъ уже богатъ, такъ какъ отовсюду сыплются деньги. Его будущіе подчиненные стараются подкупить его въ свою пользу взятками.

Казалось бы, что онъ обязанъ щедро отблагодарить общество, оказавшее ему услугу. Ничуть не бывало: отнынь онъ прерываетъ съ нимъ всякое сношеніе. Что общаго между нимъ, могущественнымъ мандариномъ, и такими жалкими пролетаріями, какъ члены общества Шемъ-Куангъ-Хэй? Послъдніе привыкли къ неблагодарности своихъ бывшихъ товарищей и не думаютъ претендовать, а когда судьба улыбается имъ, поступаютъ точно такимъ же образомъ.

V

Въ Пекинъ существуетъ особое общество, почти неизвъстное европейцамъ, такъ какъ члены его ръдко вступаютъ въснощенія съиностранцами. Это Лао-Кунъ-Хэй, "общество старыхъпътуховъ". Старый пътухъ--прозвище, которое китайцы въ насмъшку даютъ скопцамъ, число которыхъ въ Желтомъ городъ очень значительно. "Всъ служащіе въ императорскомъ дворцъ-евнухи,-говоритъ въ одномъ изъ своихъ писемъ Матиньонъ. — Вечеромъ, послъ захода солнца, когда закроются ворота императорскаго дворца, среди шести или семи тысячъ его обитателей, заключенныхъ за каменными стънами, есть только одинъ мужчина, - это Сынъ Неба.. Евнуховъим ветъ право держать исключительно одинъ императоръ и нъкоторые изъ членовъ его фамиліи. Императору разръшается имъть 3000 евнуховъ, принцамъ крови и принцессамъ императорской фамиліи—30, племянникамъ и младшимъ дътямъ императора---20, двоюроднымъ братьямъ—10. Потомки восьми принцевъ манчжуровъ, помогавшихъ Шумъ-тше основать нынъ царствующую династію, пользуются привиллегіей держать 10 евнуховъ".

Хотя китайцы относятся къ евнухамъ съ крайнимъ презръніемъ, однако, профессія эта настолько прибыльна, что ряды ихъ пополняются очень охотно. Нъкоторыя бъдныя семьи продълывають эту операцію надъ своими дътьми, въ надеждъ продать ихъ въ качествъ слугъ въ императорскій дворецъ. Молодые яюди, привлекаемые перспективой легкой наживы, неръдко обращаются къ содъйствію придворнаго оператора. Разсказывали даже объ отцахъ семействъ, соглашавшихся перенести это изувъченіе, лишь бы добыть прибыльный кусокъ хлъба. Вотъ почему и встръчаются женатые евнухи, имъющіе вполнъ законныхъ дътей.

Одинъ годъ, когда въ Небесной Имперіи свиръпствовалъ голодъ желающіе попасть въ евнухи приходили записываться въ императорскій дворецъ въ такомъ громадномъ количествъ, что евнухи, находившіеся уже на службъ, принуждены были принять мъры къ прекращенію этого наплыва.

Ихъ профессія потеряла бы свою прибыльность, если бы всякому захотълось стать евнухомъ, и они образовали общество Лао-Кунъ, милостиво утвержденное самимъ императоромъ. Съ тъхъ поръ ни одинъ скопецъ не имъетъ права ходатайствовать о принятіи его во дворецъ, не выдержавъ предварительно испыу представителя общества. Если при этомъ является другой кандидатъ съ болѣе сильной протекціей, или если проситель недостаточно щедръ, его безъ всякаго милосердія исключають. Трудно себъ какимъ насмъшкамъ представить, подвергается неудачникъ.

Всѣ европейцы, бывшіе въ Пекинѣ въ 1893 г., помнять исторію несчастнаго бѣдняка китайца, изувѣчившаго себя изъ-за крайней нищеты и съ отчаянія повѣсившагося, когда его не приняли въ общество вслѣдствіе того, что ему нечѣмъбыло подкупить его представителя.

#### VI.

Китай опустошають искусно организованныя шайки разбойниковъ, которые убиваютъ, жгутъ и грабятъ все на своемъ пути, при

чемъ высылаемыя противъ нихъ 🕍 императорскія войска не осиъливаются тронуть ихъ. Что касается жандармовъ, носящихъ названіе макуэ, что значитъ "воздушные всадники" (въроятно, въ насмъшку надъ ихъ медлительностью), то они почти всегда состоять въ сообществъ съ грабителями, находящими въ этихъ представителяхъ общественной охраны незамънимыхъ совътниковъ. Наиболъе извъстны слъдующія разбойничьи шайки: "Быстро летающая саранча", "Рыжія бороды" (хунгузы), "Пламенные", "Братья острой сабли" и др. Многочисленными шайками эти злодъи нападаютъ на деревни, даж<del>е</del> на небольшіе города и совершенно разоряютъ ихъ, если жители не въ состояніи заплатить требуемаго вы-

Не всъ разбойничьи шайки одинаково опасны. Есть и такія, которыя довольствуются опустошеніемъ кармановъ и багажа купцовъ и путешественниковъ, не посягая на ихъ жизнь, каковы, напр., Сіао-лю-Хэй или "Общество воровъ по мелочамъ". Это-воры, посъщающіе преимущественно ярмарки и рынки. Бъда тому, кто, хотя бы на мгновеніе. отвернется отъ своего дорожнаго мъшка, — онъ навърное исчезнетъ. Чтобы найти пропажу, самое разумное обратиться къ представителю Сіао-лю въ городъ. Общество имъетъ повсюду агентовъ, являющихся посредниками въ его сношеніяхъ съ публикой. Если потерпъвшій догадливъ, онъ получаетъ обратно свои вещи, внеся небольшой выкупъ, не превышающій третьей части стоимости украденнаго. Никогда китаецъ не обратится къ помощи городскихъ властей, чтобы вернуть свои вещи. Это было бы слишкомъ большой наивностью, ибо власти всегда оставляютъ у себя вещи, отнятыя у воровъ. Словомъ, воры Небесной имперіи довольно честные малые, и ихъ европейскимъ собратьямъ не мъшало бы кое-чъмъ позаимствоваться у нихъ.

Неограниченной популярностью пользуется въ Небесной имперіи шайка разбойниковъ Хинъ-лю-тсехэй, т. е. "Общество ословъ, торгующихъ солью". Это ложные торговцы солью. Они внезапно являются въ мъстечко, гдъ имъется складъ соли, и окружаютъ зданіе. Служащіе при складъ, послъ непродолжительнаго сопротивленія, разбъгаются во всъ стороны, предоставляя разбойникамъ предаваться грабежу. Ослы, уводимые разбойниками въ громадномъ количествъ и, всяъдствіе своего важнаго значенія для шайки, послужившіе поводомъ для ея названія, быстро нагружаются мъшками съ солью. Когда для защиты склада является подпрефектъ мъстечка со своей стражей, банда находится уже далеко. Жители, присутствовавшіе при грабежѣ, остерегаются, однако, указать направленіе въ которомъ скрылись разбойники, боясь мести этихъ оригинальныхъ откупшиковъ соли.

Когда члены Хинъ-лю-тсе вполнъ увърены въ безопасности, они предлагаютъсвой товаръвъ мъстечкахъ, черезъ которыя проъзжаютъ. Всъ козяйки спъшатъ воспользоваться выгодной покупкой. Ложные торговцы солью продаютъ ее въ 20, даже въ 30 разъ дешевле, нежели настоящіе купцы, и поэтому народъсчитаетъ ихъ даже своими благодътелями. Когда мъшки опустошены, шайка отыскиваетъ новый складъ для грабежа.

Своимъ покровителемъ Хинъ-лю тсе считаетъ Коангъ-Тчунга, знаменитаго министра финансовъ, жившаго за пять или за шесть въковъ до Р. Хр. Государственная казна была пуста, и Коангъ-Тчунгъ придумалъ учредить монополію на соль, отданную имъ на откупъ одному обществу. Выборъ подобнаго патрона, который, безъ сомнънія, изумитъ читателей настоящаго очерка, въ Китаъ кажется вполнъ естественнымъ. "Мы чтимъ,— говорятъ ложные торговцы солью, — памятъКоангъ-

Тчунга, такъ какъ безъ учрежденнаго имъ налога на соль намъ никогда не пришлось бы заниматься своимъ ремесломъ. Ему мы обязаны народной любовью, которой пользуется наше общество, и благосостояніемъ своихъ семействъ".

"Европейца, только что прибывшаго въ Китай, — говоритъ врачъ Матиньонъ, — особенно поражаютъ двъ вещи въ китайскомъ городъ: во-первыхъ, ужасный запахъ, въ которомъ смѣшивается запахъ пригоръвшаго чеснока, мочи, никогда не убираемаго человъческаго кала, кунжутнаго и кастороваго масла, несущійся изъ кухонь, — запахъ, буквально захватывающій духъ, и вовторыхъ, толпа нищихъ, выставляющихъ напоказъ невъроятныя, поддающіяся описанію раны, ув'вчья, нищету, и слъдующихъ за вами по пятамъ съ упорствомъ и неотвязчивостью, вызывающими раздраженie".

Нищіе видны повсюду: на улицахъ, подъ мостами, у ствнъ города, при входъ въ храмы, и всюду они походять другъ на друга. Толстый слой грязи покрываетъ все лицо, на которомъ выдъляются своей бълизной уши. Грязныя лохмотья, подобранныя среди отбросовъ, едва прикрываютъ туловище, ноги босы даже зимой, въ самые трескучіе морозы.

Нигдъ нътъ такой ужасающей нищеты, какъ здъсь, въ этой невъроятно плодородной странъ, которая была бы истинной землей обътованной, если бы ея не истощало взяточничество и хищеніе мандариновъ. Если наводненіе или чрезвычайная засуха уничтожаютъ жатву, три четверти населенія подвергаются всъмъ ужасамъ голода. Тогда образуется цълая армія нищихъ, соединяющихся для грабежа и опустошающихъ всю имперію.

Нъсколько мъсяцевъ спустя, эта армія исчезаетъ, погибая частью отъ побоищъ, а главнымъ образомъ отъ голода. Оставшіеся въ живыхъ

пробираются въ близлежащіе города, гдъ присоединяются къ Леу-мингъхэй, т. е. къ "Обществу нищихъ".

Нищенство составляетъ въ Небесной имперіи особый промыселъ, которымъ занимаются подъ разными формами. Оно не пользуется покровительствомъ властей, вынужденныхъ постоянно считаться съ нимъ. Не занимая особаго положенія въ государствъ, общества нищихъ тъмъ не менъе представляютъ значительную силу, благодаря своей многочисленности и въ особенности организаціи.

Въ Пекинъ члены Леу-Мингъ составляютъ шестую часть всего населенія. Ихъ начальникъ, принцъ нищихъ, пользуется неограниченной властью. По уставу общества ему принадлежитъ право жизни и смерти надъ всъми нищими столицы. Онъ самъ раздъляетъ своихъ подчиненныхъ на товарищества и указываетъ каждому товариществу ту часть города, гдъ оно имъетъ право заниматься своимъ промысломъ. Подчиненные принцу начальники обязаны наблюдать за исполнениемъ его приказаній, и наказываютъ палками нищихъ, заходящихъ въ чужой округъ.

Все распредълено съ математической точностью: вставаніе утромъ, уходъ на промыселъ, время возвращенія, слова, которыя надо произносить чтобы разжалобить публику, позы, которыя надо принимать передъ лицами, не уступающими самымънастойчивымъпросьбамъ, и т.д.

Весь дневной заработокъ нищіе обязаны отдавать принцу, берущему себъ львиную часть и распредъляющему остатки между своими подчиненными. Бъда TOMY, утантъ часть своего заработка. Если его поймаютъ, то первый разъ наказываютъ 50-ю ударами подошвы по лицу, при рецидивъ-убиваютъ. Разъ его приговорили къ смерти, у него уже нътъ надежды на спасеніе, такъ какъ полиція никогда не вмъшивается въ расправу принца нищихъ съ его подчиненными.

Трудно представить себъ что-нибудь болъе неотвязчивое, чъмъ китайскій нищій. Остановившись передъ домомъ, онъ не уйдетъ до тъхъ поръ, пока ему не подадутъ нъсколькихъ монетъ, принимаемыхъ имъ, какъ должное: онъ въ состояніи простоять такъ пять или шесть часовъ, не взирая на жару, холодъ или дождь. Какъ бы ни было непріятно вид'єть такую фигуру передъ дверью, никогда не слѣдуетъ торопиться подачей милостыни, иначе онъ будетъ чаще приходить или приведетъ другихъ нищихъ.

Въ Пекинъ каждый домъ обложенъ податью въ пользу общества Леу-мингъ, и домовладъльцу волейневолей приходится вносить извъстную сумму, размъры коей опредъляются принцемъ нищихъ. Тотъ, кто откажется отъ такого рода десятины, долженъ ожидать несчастія: или сгоритъ его имущество, или, что еще гораздо хуже, какой-нибудь нищій покончитъ съ собой передъ дверью его дома. Самочбійство съ цълью мщенія очень обыкновенное явленіе въ Китаъ. Оно всегда является злонамфреннымъ поступкомъ въ отношеніи лица, противъ котораго направлено. Хорошо, если все дъло ограничится покупкой приличнаго гроба для самоубійцы, щедрымъ вознагражденіемъ его семьи и достаточной для судей взяткой. Но неръдко дъло принимаетъ болъе серьезный оборотъ: въ Китав встрвчаются люди, попавшіе въ тюрьму, измученные и окончательно разоренные только вслъдствіе того, что одинъ изъ ихъ враговъ сыгралъ съ ними злую шутку, повъсившись или переръзавъ себъ горло передъ ихъ домомъ.

Большинство китайскихъ купцовъ находитъ болѣе выгоднымъ выплачивать опредѣленную сумму денегъ принцу нищихъ. Послѣдній вручаетъ имъ объявленіе, украшенное его печатью, которое вывѣшивается на видномъ мѣстѣ, вблизи магазина и котораго вполнѣ достаточно для

огражденія себя отъ арміи нищихъ. По случаъ свадебъ или похоронъ необходимо также платить извъстнаго рода оброкъ; въ противномъ случав толпа негодяевъ останавливаетъ свадебную или погребальную процессію, при чемъ не всегда удается избъгнуть ихъ побоевъ и угрозъ.

Два раза въ году нищіе имъютъ имътъ право въ теченіе 12 часовъ брать по горсти зерна изъ мъшковъ, выставляемыхъ подлъ магазина. Когда мъшки пустъютъ, что происходитъ чрезвычайно быстро, необходимо тотчасъ же наполнять ихъ вновь, во избъжание всевозможныхъ

непріятностей.

Во время народныхъ волненій и мятежей общество Леу-мингъ-Хэй доставляетъ не мало хлопотъ правительству, старающемуся при помощи золота привлечь его на свою сторону, что не всегда удается ему, ибо нищіе считають грабежь несомиънино болъе выгоднымъ. Въ 1860 году они убили своего начальника. заключившаго съ правительствомъ сдълку, невыгодную для общества.

Въ послъднюю войну Китая съ Японіей они, пользуясь національнымъ бъдствіемъ, поджигали и грабили магазины. Все мирное населеніе страны ожидало съ нетерпъніемъ прибытія непріятельской арміи, которая освободила бы ихъ отъ шаекъ нищихъ, производившихъ въ Пе-

кинъ настоящую ръзню.

Въ 1901 году, когда столица Небесной Имперіи сдізлалась жертвой анархіи, шайки Леу-мингъ производили повсюду безпорядки и смятеніе, чтобы удобнъе было грабить. Въ боксерахъ они нашли себъ превосходныхъ сподвижниковъ, и въ Пекинъ разыгрывались сцены чрезвычайнаго распутства и не поддающихся описанію звърствъ.

Пер. О. Ивановой.





# О музыкъ стиха.

(изъ этюдовъ по теоріи поэзіи).

С. Поварнина.

I.

До сихъ поръ, какъ извъстно, настоящей теоріи поэзіи у насъ нътъ. Нельзя же назвать этимъ именемъ случайный подборъ практическихъ указаній, наблюденій и правилъ, какъ это дълалось раньше, или исторію поэтическихъ формъ, какъ дълаютъ неръдко теперь.

Теорія поэзіи (какъ и всякая теорія) должна дать научное изслѣдованіе и обоснованіе этого искусства и его техники.

Теперь ужъ и ремесленникъ не удовлетворяется тымь, что знаеть, как сдълать что нибудь; ему нужно знать, почему именно такъ дълается: безъ этого работа идетъ какъ-бы ощупь, наугадъ. Такъ и въ поэзіи. Поэтъ почти всегда самоучка, самъ вырабатываетъ кое-какіе поэтическіе пріемы, кое-что черпаетъ у другихъ поэтовъ; все это безсистемно, случайно, безпорядочно. Если онъ обладаетъ сильнымъ талантомъ-его спасаетъ чутье; если способности его ординарны, - стихи часто гръшатъ противъ азбуки искусства. Теорія поэзіи должна быть настоящимъ серьезнымъ руководствомъ для изучающихъ поэзію, гдѣ и поэтъ, и его читатель найдутъ все нужное для сознательнаго изученія основъ искусства и его техники. Теорія поэзіи для поэта должна быть тѣмъ же, чѣмъ теорія музыки для музыканта.

Прежде всего придется тщательно изучить матеріалъ, изъ котораго строитъ свои произведенія поэтъ; затѣмъ научно изслѣдовать его техническіе пріемы, средства, къ которымъ онъ прибѣгаетъ для достиженія того или иного эффекта, оцѣнить ихъ значеніе, понять ихъ сущность, выяснить законы, на которыхъ они основываются. Вотъ предварительная задача теоріи поэзіи.

Не задаваясь широкими планами мы увърены, что даже самая скромная попытка въ этомъ направленіи можетъ быть полезна. Предлагаемые этюды являются одной изъ такихъпопытокъ.

II.

Мы будемъ говорить о музыкъ стиха. Но сперва надо выяснить, что должно понимать подъ этимъ выраженіемъ.

Обыкновенно смѣшиваютъ музыку стиха съ его звучностью. Эти поня-

тія далеко не тожественны. Музыка стиха есть нѣчто болѣе широкое и болѣе утонченное. Гладкій, плавно льющійся стихъ, звонкія рифмы, удачная разстановка удареній дѣлаютъ стихъ звучнымъ. Но и только. Въ свою очередь слабость рифмъ, шероховатость отдѣльныхъ стиховъ можетъ иногда явиться слѣдствіемъ самаго тонкаго художественнаго разсчета и давать самую изысканную музыку стиха. Звучность доступна и ремесленнику,—музыка въ полномъ смыслѣ слова—только художнику.

Лучше всего это предварительно выяснить на примъръ. Переведемъ на нъмецкій или французскій языкъ стихотвореніе Пушкина:

Твоя серебряная пыль Меня кропить росою хладной.

меня кропить росою хладной. О лейся, лейся, ключъ отрадный! Журчи, журчи свою мив быль!

Передадимъ точно всѣ мысли, всѣ образы и фигуры; пускай стихъ нашъ станетъ еще глаже, чѣмъ Пушкинскій,—и все таки чего то будетъ не доставать. Не будетъ этой чудной игры звуковъ, неподражаемаго журчанья плавныхъ, гармоническаго сочетанія гласныхъ. Цвѣтокъ передъ нами,—но безъ своего аромата. Иные звуки—иное настроеніе.

Вспомнимъ Гетевскую "Миньону"

Kenst du das Land, wo die Zitronen blühn. Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn

и сравнимъ хорошій русскій переводъ Тютчева:

Ты знаешь край, гдв смерть и лавръ роістетъ.
Глубокъ и чиститъ лазурный неба сводъ...
Прочтемъ и то и другое подрядъ,
обращая вниманіе на звуки. Развъ
не почувствуется ясно, какъ различно
настроеніе отъ тъхъ и другихъ стиховъ? Характеръ звуковъ совершенно измънился--измънилось и настроеніе.

И музыка вообще, и музыка стиха—это ритмическая игра звуковъ, возбуждающая въ насъ извъстныя чувствованія, дающая извъстное *настроеніе.* Съ этой точки зрѣнія мы и будемъ изучать музыку стиха.

III.

Какъ и въ музыкъ, въ стихахъ нужно отличать два элемента: ритмъ и сочетаніе звуковъ, какъ таковыхъ. Звуки и комбинаціи ихъ могутъ быть пріятны сами по себъ; ритмическія сочетанія также. Но только изъ соединенія тъхъ и другихъ возникаетъ музыка. Такъ и въ стихъ. Ритмъ, если будетъ возможность, мы разсмотримъ въ отдъльномъ этюдъ; эта же статья будетъ посвящена исключительно звукамъ ръчи, поскольку отъ нихъ зависитъ музыка стиха.

Сперва, конечно, надо поставить вопросъ—существуетъ ли эта музыка, какъ мы ее понимаемъ? Можетъ ли одно сочетаніе звуковъ рѣчи, безъ отношенія къ ихъ смыслу, создать въ насъ настроеніе или хотя бы повліять на него.—Могутъ ли существовать своеобразныя мелодіи гласныхъ и согласныхъ, веселыя или грустныя, радостныя или скорбныя?

На этотъ вопросъ можно отвътить, прежде всего, такъ: "иди и слушай."—Иди къ Пушкину, иди къ Фету. Если ты у нихъ не услышишь ничего подобнаго,—не они въ этомъ виноваты.

Есть люди безъ музыкальнаго слуха, которые не могутъ различить звуковъ въ предълахъ терціи больше. Понятна ли имъ музыка? Есть люди, которые совершенно не обладаютъ поэтическимъ слухомъ. Имъ никогда пе понять музыки стиха и ея "божественныхъ тайнъ". Они будутъ смотръть и не видъть, слушать-и не слышать; и если они не станутъ голословно отрицать факта, то выкажутъ этимъ ръдкую дисциплину ума.

Нъкоторымъ косвеннымъ доказательствомъ существованія музыки стиха можетъ служить для нихъ слъдующее психологическое разъясненіе ея основаній.

# IV. Психологическія основанія музыки стиха.

Ощущенія сопровождаются такъ наз. чувственнымъ тономъ, спеціальными, свойственными имъ чувствованіями. Какъ извъстно, различные цвъта вызываютъ различное настроеніе; красный возбуждаеть, ный — дъйствуетъ успокаивающе; Если смотръть сквозь желтое стекло, насъ охватываетъ веселое, бодрое, живое настроеніе. Это факты общепризнанные. Также вліяютъ и звуки. Торжественно, таинственно звучатъ басы на хорошемъ роялъ, легко и весело переливаются верхнія октавы; До-вызываетъ иное чувствованіе, чъмъ ре; ля иное чувствованіе, чъмъ си; въ этомъ коренятся основанія музыкальныхъ мелодій\*).

Тоже и въ ръчи. — Звуки бываютъ двухъ родовъ-тона и шумы; тъ и другіе обладаютъ особыми чувствованіями\*\*).--Рѣчь же состоитъ изъ гласныхъ и согласныхъзвуковъ. Гласные это тона, отличающиеся другъ отъ друга не высотой и силой, а только тэмбрами. Тонъ до-съ однимъ тэмбромъ будетъ звучать, какъ а, съ другими-- какъ е. Мы изъ обыденной жизни знаемъ, какъ вліяетъ различіе тэмбровъ на настроеніе.— Къ тонамъ въ гласныхъ примъшиваются въ большей или меньшей степени характерные шумы. — Согласные--это особаго рода шумы свистящіе, шипящіе и др., съ большей или меньшей, но всегда незначительной примъсью извъстныхъ тоновъ. И каждый особый шумъ, и каждый тонъ опредъленнаго тэмбра, — т. е. и гласные, и согласные вызывають особыя чувствованія.

На дълъ, однако, эти чувствованія не первичнаго характера. Каждое изъ нихъ окрашено безчисленными ассоціаціями изъ прошлаго опыта,всъмъ, что связалось съ даннымъ звукомъ по смежности или по сходству. Звукъ а въ междометіяхъ связанъ съ чувствами удивленія, скорби, съ многими другими оттънками. — Въ словъ красный, онъ стоя подъ удареніемъ, связанъ съ представленіемъ краснаго цвъта \*). Онъ связанъ, можетъ быть, съ именемъ любимаго существа и т. д. Всъ эти невидимыя связи окрашиваютъ его чувствованіе, причемъ, смотря по обстоятельствамъ, преобладаетъ то одинъ, то оттънки. Или возьмемъ звукъ ш. Онъ такъ похожъ на шорохъ, что послужилъ для образованія звукоподражательныхъ словъ-шумъ, шорохъ, шуршанье, и т. п.—Затъмъ онъ связанъ по смежности и съ представленіемъ тишины: въдь когда мы хотимъ водворить тишину, у насъ вырывается долгое междометіе-ш-ш-ш.

И вотъ, смотря по обстоятельствамъ, чувствованіе этого звука окрашивается сильнъе то однимъ, то другимъ представленіемъ. Только поэту — художнику удается дълить эти ассоціаціи и пользоваться ими, какъ благодарнымъ матеріаломъ для своихъ цълей. — Такимъ образомъ чувствование, сопровождающее звукъ, является чувствованіемъ смпшаннымь, окрашеннымь различными представленіями, измънчивымь вь оттънкахь, т. е. явлениемь очень сложнымь.

Но, чтобы понять музыку рѣчи, мало и этого. Каждый гласный и согласный не стоятъ отдѣльно, а произносятся рядомъ другъ съ другомъ и тутъ выступаетъ на сцену всемогущій законъ относительности.

<sup>\*)</sup> См. подробное изложение учения о чувственномъ тонъ въ любомъ большомъ руководствъ о психологии. Если не признавать гипотезы. Вундта и чувств. тонъ сводить лишь къ различнямъ удовольствия и неудовольствия, различная чувственная окраска звуковъ ръчи легко объясняется окраской чувствований, производимой ассоцированными познавательными элементами, и суть нашего разъяснения остается также.

<sup>\*\*)</sup> Тона--это звуки, вызываемые правильными и яепрерывными колебаніями воздуха; шумы—прерывистыми и неправильными.

<sup>\*)</sup>См. въ концъ статьи объ окращенномъ служъ.

Все въ душъ воспринимается относительно. "Одновременныя и послыдовательныя ощущенія модифицируютъ другъ друга",—такъ формулируетъ этотъ законъ Джемсъ. Не все равно, скажу я "ар" или "ра": и ощущенія, и чувствованія тутъ будутъ отличны одинъ отъ другого. Далѣе, при сочетаніяхъ звуковъ, кромъ измъненныхъ чувствованій, свойственныхъ этимъ звукамъ, появляются новыя чувствованія, свойственныя даннымъ сочетаніямъ. Поэтому, хотя корни музыки стиха и находятся въ отдъльныхъ звукахъ ръчи, на практикъ мы имъемъ дъло только съ сочетаніями звуковъ. Матеріаломь для музыки стиха являются сочетанія звуковь и сопровождающія ихъ чувствованія

При этомъ еще болъе значительную роль, чемъ прежде, начинаютъ играть безчисленныя ассоціаціи по по сходству съ другими звуковыми группами, напр., словами, и ассоціаціи смежности. Часто нельзя выдълить, что должно отнести на долю первочувствованій, что- на начальныхъ долю ассоціированныхъ. Возьмемъ напр. группы звуковъ "лир" и "рил". Первая звучитъ красиво и совершенно отлично отъ второй. Но въ общемъ чувствованіи легко можно зам'єтить вліянія ассоціаціи словъ "лиро" и "рыло" или "лиръ". – Группы "здра", "здря" звучитъ въ концъ двусложныхъ словъ отвратительно, напр. Мездра, Жиздра, Ноздря и т. д. Повидимому, значительную долю такой чувственной окраски ихъ надо бы отнести къ первичнымъ чувствованіямъ этихъ звуковыхъ группъ, хотя участіе ассоціацій очень зам'ятно. Но въ началъ словъ эти же звуки звучатъ съ другою чувственной окраской: напр., здравый, или ластное здрячій (зрячій), хотя послъднее здъсь звучитъ непріятно.

Эта область совершенно не разработанная и не изслъдованная. Но какъ бы то ни было, повторяю, эти то звуковыя группы, съ ихъ первичными, съ ихъ ассоціированными чув-

ствованіями и составляють тоть звуковой матеріаль, изъ котораго, въ непонятной тайн'в вдохновенія, часто безсознательно для самого себя, создаеть мелодіи стиха художникь поэть.

Въ обыкновенной ръчи для насъ незамътна вся эта тонкая игра чувствованій, такъ какъ мы обращаемъ вниманіе только на смыслъ словъ, а смыслъ этотъ бываетъ таковъ, что исключаетъ или подавляетъ утонченно-поэтическіе оттънки настроеній. Только когда звуки языка намъ мало знакомы и смыслъ его непонятенъ, выдъляется звуковая сторона рѣчи. Тогда мы говоримъ: такой то языкъ звученъ, красивъ, такой то слишкомъ грубъ, — у этого нъжные, у того твердые звуки.— По той же причинъ намъ нравятся отдъльныя имена, напр., Стелла.

Но лишь въ царствъ художественной лирики, гдъ оттънки чувствътакъ неуловимо—тонки, гдъ и образы, и чувства, и звуки сливаются въ одну возвышенную симфонію, музыка звуковъ достигаетъ полнаго развитія. Тамъ она такъже относится къ смыслу, какъ аккомпаниментъ къпънію; иногда она еще важнъе, такъкакъ передаетъ тъ чувствованія, которыя не передаются словами.

Отсюда уже, естественно, мысль идетъ дальше. Нельзя ли музыку стиха поставить на первый планъ, не будетъ ли она тогда имъть значеніе сама по себъ, приближаясь къзначенію музыки инструментальной или пънія?

По нашему мнѣнію, отвѣтъ на это долженъ быть данъ безусловно отрицательный. Уже прежде всего композиторъ имѣетъ дѣло со всѣми свойствами звука—съ силою, съ высотою, долготою, сътэмбрами: отсюда безконечное разнобразіе матеріала. Полная свобода въ связываніи звуковъ въ группы, въ сочетаніи звуковыхъ группъ по извѣстнымъ законамъ— нисколько не стѣсняетъ пользованія этимъ матеріаломъ.— Матеріалъ же поэта у насъ— только

тэмбры звуковъ—семь-восемь тэмбровъ для гласныхъ, да опредъленное, тоже небольшое, количество шумовъ. Правда, число сочетаній и здѣсь очень велико. Но, вѣдь, во-первыхъ, поэтъ имѣетъ дѣло уже съ готовыми болѣе или менѣе значительными группами звуковъ—словами,—которыя, при всемъ желаніи нельзя измѣнить.

Онъ долженъ добиваться музыкальныхъ эффектовъ, сочетая слова, довольствуясь общимъ впечатльніемъ, примиряясь съ неизбѣжными диссонансами.---Но онъ и при этомъ въ высшей степени ограниченъ: ему приходится брать слова не по звуковому ихъ содержанію, а по смыслу, только по мъръ возможности выдерживая музыку стиха. Часто, при отдълкъ стихотворенія, ему приходится колебаться — чему отдать предпочтеніе, музыкъ стиха или болъе сильному оттънку въ его смыслъ, и нуженъ очень большой поэтическій вкусъ, опыть и тактъ, чтобы ръшить этотъ вопросъ безошибочно. При такихъ условіяхъ, конечно, не можетъ быть ръчи о самостоятельной музыкъ стиха, развъ только въ хитроумныхъ поэтическихъ игрушкахъ и кунштюкахъ, при чтеніи которыхъ чувство превзойденной трудности, и чувство новизны и замъняютъ или подаудивленія вляють все остальное. -- Музыка поэзіи—это гармонія между музыкой стиха и музыкой смысла.

Задача поэта даже при такомъ пониманіи очень трудна—можно сказать, еще труднъе. Приходится, повидимому, сочетать въ гармонію то, что, можетъ быть, не сочетаемо.

Однако, трудъ этотъ въ высшей степени облегчается однимъ чрезвычайно важнымъ обстоятельствомъ. Въ языкъ ужъ произведена и существуетъ такая частичная гармонизація. Очень многія слова по своимъ звукамъ составляютъ акомпаниментъ смыслу. Напомню звукоподражанія, очень многочисленныя. Но важнъе ихъ тъ слова, въ которыхъ сами по

себъ звуки соотвътствуютъ смыслу. Такихъ тоже очень много. Напр., милый, нъжный, угрюмый и т. д.: въ нихъ сочетанія гласныхъ и согласныхъ поддерживаютъ настроеніе, связанное съ ихъ мыслями.

Какъ произошла въ языкъ гармонизація этихъ двухъ элементовъ? Такъ ли, что когда создавалось слово, сами собою звуки подбирались подъ настроеніе? Это было бы аналогично вдохновенію поэта и отчасти, можетъ быть, играетъ роль въ темной исторіи происхожденія языка. Но можно съ увъренностью сказать, что часть такихъ случаевъ произошла обратнымъ путемъ. Группы звуковъ, находившіяся въ корняхъ словъ, сопровождаемыхъ характерными чувствованіями, могли пріобръсти отъ этихъсловъ извъстную чувственную окраску, переносимую и въ другія слова. Напр. вліяніе группы "нъж"-изъ нъжный или нъжить можно уловить въ чувственномъ тонъ такихъ словъ, какъ бълоснъжный, бульденежъ и т. д. Но объ этомъ переносъ чувствованій придется говорить подробнъе тогда, когда мы коснемся смысловаго значенія словъ въ поэзіи.

Такъ или иначе, но языкъ доставляетъ поэту не малый запасъ звуковыхъ группъ, чувствованія отъ которыхъ согласуются съ ихъ смысломъ. Безъ этого условія музыка стиха въ полномъ смыслъ была бы невозможна, оставался бы только ритмъ. — Во время вдохновенія у поэта инстинктивно выливаются слова, и по звукамъ своимъ подходящія къ настроенію. Во время отдълки сознательный художникъ умъетъ сгладить шероховатости и придать стихамъ окончательную музыкальную форму.

Вотъ предварительныя свъдънія объ этомъ вопросъ. Многое здъсь только намъчено, такъ какъ подробная разработка не мыслима въ предълахъ журнальной статьи. Теперь перейдемъ къ анализу самой стихотворной ръчи.

## V. Основныя понятія о музыкъ стиха.

Тонкая музыка гласныхъ и согласныхъ, чередованіе звуковыхъ группъ, къ сожалѣнію, не поддается какимъ нибудь опредѣленнымъ законамъ. Все тутъ зависитъ отъ смысла стиха, отъ предшествовавшихъ сочетаній звуковъ, отъ множества тонкихъ условій, и лишь очень тонкій художественный вкусъ поэта необъяснимымъ чутьемъ, какимъ-то наитіемъ слѣдуетъ здѣсь настоящимъ путемъ.

По крайней мъръ пока наука со свомъ анализомъ ничего не сдълала въ этой области. Экспериментальная эстетика, можетъ быть, и введетъ этотъ вопросъ въ область научнаго анализа; пока же—приходится руководиться только "поэтическимъ слухомъ".

Можно указать примъры, по которымъ можно почувствовать, о чемъ идетъ здъсь ръчь. И опять на первый планъ приходится выдвинуть Пушкина.

Ръдъеть облаковъ петучая гряда... Звъзда печальная, вечерняя звъзда, Твойлучъ осеребрилъ увядшія равнины....

Или возьмемъ примъръ изъ Батюшкова.

За кораблемъ вилася Гальціона, И тихій гласъ ея пъвцовъ увеселялъ. Или другое Пушкинское:

Что въ имени тебъ моемъ? Оно умретъ, какъ шумъ печальный Волны, плеснувшей въ берегъ дальный, Какъ звукъ ночной въ лъсу глухомъ.

Кто, прочтя эти примъры, не пойметъ этихъ звуковъ, не почувствуетъ, сколько вносятъ они въ настроеніе, какъ прелестна ихъ игра,—для того закрыта эта сторона поэзіи. Для него лучшія произведенія лирики точно цвъты безъ аромата, точно лъсъ безъ своего торжественнаго шума.

Хотя общихъ законовъ этой музыки стиха указать нельзя, но есть въ ней нъкоторыя явленія, болье легко замътныя, болье поддающіяся анализу и, съ которыми необходимо быть вполнъ знакомыми и поэту, и читателю.—Когда звуковыя группы встръчаются только разъ, чувство, возбуждаемое ими, слабо и незамътно въ отдъльности. Въ гулъ отдаленной толпы не отличишь отдъльныхъ звуковъ. Эти незамътныя чувствованія соединяются, сливаются и всъ вмъстъ плетутъ невидимую ткань настроенія.

Но когда одинъ и тотъ же звукъ или сочетаніе звуковъ повторяется два или нъсколько разъ, его чувствованіе, накопляясь, выдъляется изъ другихъ и придаетъ свой характеръ всему настроенію. Это замъчаніе очень важное. На немъ основывается и поэтическій пріемъ, и поэтическая ошибка.

Дъло въ томъ, что накопившееся такимъ путемъ чувствованіе можетъ противоръчить смыслу и настроенію стиха. Тогда оно будетъ дъйствовать на читателя, какъ фальшивая нота на слушателя и, во всякомъ случать, настроеніе стиха будеть ослаблено. Или же чувствованія, вызываемыя этимъ подборомъ звуковъ, будутъ соотвътствовать общему тону стиха: тогда они могутъ придать ему неподражаемые оттънки и силу. Это мы сейчасъ подтвердимъ примърами, очень убъдительно доказывающими значеніе музыки стиха.—Въ первомъ случав-это будетъ, конечно, ошибка или естественный недостатокъ стиха; во второмъ-важный художественный пріемъ, который мы называемъ аллитераціей.

Примъры перваго рода многочисленны. Ихъ можно неръдко встрътить даже у Пушкина.

Унылая пора, очей очарованые. И старой мив печали жаль. Ты отвъчаешь, милый другъ, Миж недовърчивой улыбкой.

А вотъ примъръ изъ Полонскаго. Я за снъжный весу перевалъ. И Казбекъ миновалъ, и Крестовую Миновалъ, недалеко Дарьялъ.

Или его же:

Людямъ роли раздала природа

Стихи поэтовъ XVIII въка въ этомъ отношеніи ужасны

Творецъ, покрытому миѣ тьмою Простри премудрости лучи.

Что касается поэтическаго пріема, аллитераціи — то о немъ слѣдуетъ поговорить болѣе подробно.

### **VI.** Аллитерація.

Слово аллитерація для большинства звучить очень неопредъленно. Такъ часто называють, напр., древне-германскую stabreim. Два, три, четыре слова (корня словъ) въстихъ, обыкновенно совпадающія съ повышеніями, начинались одной и той же согласной:

Met trinkt Mimir am Morgen tëglich... Der gast begann mit gluten speien Und brennender Hofe Brunstlohe hol sich...

Въ одномъ стихъ могли чередоваться двъ stabreim (какъ в и h въ третьемъ изъ приведенныхъ нами стиховъ). Всъ гласные и двугласные считались звуками одного качества, давали одну и туже staвreim.

Oftwarts sass die Alte im Eisenwalde Die Fahrt über see war Die eilege zu Ende; austiegen schleunih и т. д.

Такую stabreim надо отличать отъ аллитераціи въ нашемъ смыслъ слова: и цъль, и суть ихъ — совершенно различны.

Цель stabreim—отметить и выделить повышенія въ стихѣ; цѣль аллитераціи-вызвать извъстное чувствованіе, настроеніе. Отсюда и различныя требованія. Для германцевъ качество звука не имъло значенія, лишь бы какой нибудь звукъ повторялся. Имъ доставляло удовольстве само повторене. Для насъ въ качествахъ звука, въ ихъ различіяхъ вся суть. - Для германцевъ важно было мъсто звука въ словъ: онъ долженъ былъ стоять въ началѣ корня; для насъ мъсто отходитъ совсъмъ на второй планъ, -- однимъ словомъ, stabreim преслъдуетъ цъли по преимуществу ритмическія; аллитерація, такъ сказать, мелодическія. Первая—звучить, какъ барабанъ при маршѣ;—вторая становится музыкальнымъ аккомпанементомъ. Сходство между ними только въ одномъ: матеріалъ объихъ—повтореніе звуковъ; употребленіе же матеріала совершено различно.

Примъровъ аллитераціи у нашихъ лучшихъ поэтовъ очень много. Вотъ стихи Пушкина и — отвътъ

"Анониму".

Глубоко выразить тяжелый сердца стонъ

И выстраданный стихь, пронзительно унылый,
Ударить по сердцамь съ невъдомою силой.

Надо прочесть все стихотвореніе, чтобы почувствовать, какъ рѣзко и болѣзненно выдѣляется на фонѣ его подчеркнутый стихъ. Онъ дѣйствительно бьетъ по сердцу, похожъ на стонъ.—Въ немъ аллитерація семи звуковъ "и" "ы", изъ нихъ четыре подъ удареніями, т. е. выдѣляются очень сильно.

А вотъ у него же сложная аллитерація звуковъ "и", "е" съ плавными согласными.

> "Навѣщать его не смѣли Бога лиры и свирѣли Бога свъта и стиховъ.

#### Аллитерація н и м:

Я помню чудное мгновенье. Передо мной явилась ты, Какъ мимолетное видънье.

У Лермонтова аллитерація "р": И снился мит сіяющій огнями Вечерній пиръ въ родимой сторонть.

У Лермонтова же встръчается великолъпная аллитерація плавныхъ, придающая стиху удивительно мягкій, серьезный и нъсколько мистическій колоритъ.

По небу полувочи ангелъ летълъ... Гдъ ты росла, гдъ ты цвъла Какихъ холмовъ, какой долины Ты украшеніемъ была? Востока лучъ тебя ласкалъ

Тоже и у Пушкина (съ аллитераціей е).

Тамъ, гдъ море въчно плещетъ На пустынныя скалы, Гдъ луна свътлъе блещетъ Въ сладкій часъ вечерней мглы

"Kennst du das Land"—Гете, о которомъ мы говорили—превосходный образецъ аллитераціи звука плавныхъ.

Другіе примъры: — изъ Баратынскаго.

И скоро сиъгомъ убъленныхъ Своихъ дубовъ и холмовъ зимній видъ Застылый токъ туманно отразить.

Прекрасная аллитерація "т" Аллитерація гласныхъ "а"— "я" у Жуковскаго:

Я взгляну на небеса: Облака, летя, сіяють И сіяя улетають и т. д.

Этихъ примъровъ слишкомъ довольно, чтобы доказать, какъ распространенъ этотъ пріемъ у нашихъ классиковъ. Изъ нихътакже вполнъ можно почувствовать значеніе аллитераціи. Мы сплошь и рядомъ читаемъ хорошее стихотвореніе и чувствуемъ, какъ нъкоторые стихи почему-то особенно дъйствуютъ на насъ, захватываютъ, въ нихъ есть что-то особенное, чего мы не можемъ уяснить. Въ такихъ случаяхъ надо обратить вниманіе на музыку стиха, - и въ ней почти всегда найдется разгадка. Таковы, напр. первые стихи Пушкинскаго "Талисмана, первыя строфы "Вътки Палестины" и т. д.

Аллитерирующіе звуки могутъ стоять гдѣ угодно,—въ началѣ, въ срединѣ, въ концѣ словъ: все зависитъ отъ подбора словъ и отъ цѣли поэта. Если надо сдѣлать аллитерацію менѣе замѣтной, — звуки должны больше встрѣчаться въ слогахъ безударныхъ, въ срединѣ или въ концѣ словъ; если же надо аллитерацію выдѣлить, ихъ надо размѣщать подъ удареніями, особенно въ концѣ стиха и въ срединѣ, передъ остановкой голоса.

Гдъ росла, гдъ ты цвъла, Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn.

Ярко выдъляется и аллитерація начальныхъ звуковъ въ словахъ напр. у Эдгара По, въ знаменитомъ "Вороны":

Deep into that dakness peering long l stood there wondering.

fearing,

или Пушкинское.

И бога браней благодатью Нашъ каждый шагь запечатлънъ.

Но ни въ какомъ случать не слъдуетъ возводить такой разстановки звуковъ въ принципъ аллитераціи, это значило бы съуживать ея область и пренебрегать удачнымъ опытомъ прежнихъ мастеровъ. —У насъвъ литературт встръчаются стихотворенія, сплошь построенныя на подборт начальныхъ звуковъ словъ. Вотъпримтры изъ Бальмонта:

 Ландыши, лютики, ласки любовныя. Ласточки лепеть. Лобзанье лучей.. Лъсъ зеленъющій, лугъ разцвътающій. Свътлый своболный журчающей ручей.

Свытлый, свободный, журчающей ручей:
2) Вечеръ. Ваморье. Вадохи вытра,
Величавый возглась волиъ.
Близко буря. Въ берегъ бъется
Чуждый чарамъ черный челиъ.

Чуждымъ чистымъ чарамъ счастья Челнъ томпенья и тревогъ, Бросилъ берегъ, бъется съ бурей, Ищетъ свътлыхъ сновъ чертогъ.

Первое стихотвореніе совершенно не художественно. Прежде всего художественный пріемъ лишь тогда производитъ полное впечатлівніе, когда не бросается въ глаза его намітренность или техническая сторона.

Мало впечатлънія произведетъ на: сценъ картина бури, если я вижу, какъ сотрясаются желъзные листы, производящіе громъ, и передвигаются декораціи. Поэтическіе пріемы, вродъ даннаго, такъ бросаются въ глаза, что чувство удивленія передъ ловкостью автора, разсудочные элементы, вродъ оцънки пріема, чувство новизны и т. получаютъ Д. преобладаніе надъ вниманіемъ читателя; звуковая сторона окончательно завладъваетъ имъ, и на долю смысла не остается почти ничего. Читатель прочитавъ, даже не помнитъ, что прочелъ. Художественная гармонія между смысломъ и звуками не достигнута.

Второе стихотвореніе—значительно лучше, такъ какъ въ немъ аллитераціи содъйствують элементы звукоподражанія, заключающіеся не только въ подборъ звуковъ, но и въ ритмической игръ двухсложныхъ словъ стиха. Но и въ немъ таже дисгармонія между звуками и смысломъ, таже нехудожественно быюглаза искусственность. ВЪ Стихъ "Ищетъ свътлыхъ сновъ чертогъ" окончательно портитъ впечатлъніе. - Прибавимъ, что здъсь и аллитерація сама сдълана не вполнъ удачно.

Предъловъ сложности для аллитераціи не существуетъ. Она можетъ, какъ мы видъли, состоять изъ повторенія цълыхъ слоговыхъ группъ въ разныхъ комбинаціяхъ.

Навъщать его не смъли
Бога лиры и свиръли. (Пушкинъ)
Надежды вальсъ звучить, звучить
И замирая занываетъ (Полонскій)
Я уважаю, замираеть
Въ устахъ обычное прости (Фетъ).

У Полонскаго въ этомъ примъръ аллитерація четырехъ начальныхъ "з" и аллитерація двухъ сходныхъ четырехсложныхъ словъ.

Въ большинствъ приведенныхъ нами примъровъ аллитерація существуетъ сама по себъ, безъ связи съ другими пріемами. Это чистая аллитерація. Еще чаще встръчается аллитерація смпшанная, находящаяся въ связи съ другими поэтическими пріемами.

Самый обычный видъ смъшанной аллитераціи сопровождаетъ фигуру повторенія, и его всегда при этой фигуръ надо принимать во вниманіе.

И звуки пъсни раздались, И звуки тъ лились, Какъ слезы, мърно другъ за другомъ.

Въ общемъ впечатлъніи отъ этой фигуры всегда надо относить извъстную долю на счетъ повторенія звуковъ, удачнаго или неудачнаго. Но объ этомъ мы будемъ говорить въ своемъ мъстъ.

Второй видъ смѣшанной аллитераціи—довольнорѣдкій,—когдаглавной цѣлью аллитераціи является не накопленіе чувствованій отъ тѣхъ или иныхъ звуковъ, а механическое воздѣйствіе самого повторенія, придающее стиху характеръ настойчивости, или рисующее повторяемость описываемаго дѣйствія.

Не на однихъ помочахъ Съ дътства водила меня эта строгая мать: Нътъ, она била, знобила, язвила, учила [страдать.

При этомъ необходимо, чтобы аллитерація была довольно рѣзка и повторялась нѣсколько разъ, такъ что не могла бы не броситься въ глаза, что лишь очень рѣдко бываетъ къ мѣсту.

Затъмъ идетъ аллитерація, смъшанная съ ритмическими пріемами. Таково повтореніе начальныхъ звуковъ въ рядомъ стоящихъ стихахъ. Вотъ стихотвореніе Влад. Соловьева

Сърое небо и сърое море Сквозь золотыхъ и пурпурныхъ листовъ. Словно тяжелое старое горе Смолкло въ послъднемъ прощальномъ

Свътлыхъ, прозрачныхъ и радужныхъ сновъ Формы такой аллитераціи многочисленны, и мы будемъ встръчаться

съ ними не разъ. Теперь же упомянемъ объ одной, имъющей очень большую важность: это рифмы, кон-

сонансы и ассонансы.

Ремесленники стиха и профаны думаютъ, что вся суть и прелесть рифмы въ ея звонкости. Люди съ болъе чуткимъ вкусомъ понимаютъ, что есть стихи, гдъ звонкая рифма къ мъсту, но что въ другихъ стихахъ она оскорбляетъ поэтическое чувство, какъ слишкомъ яркій уборъ, или вредна для общаго впечатлънія, привлекая къ себъ слишкомъ много вниманія. Поэтическое чутье укажеть, что не только звонкость или слабость рифмъ имъетъ значеніе, но и самый составь ихь звуковь. Оно укажетъ, что лучшіе художники наши умъли, при случаъ, отлично пользоваться этимъ орудіемъ. Вспомнимъ свътлыя рифмы у Фета

Звонкимъ роемъ налетъли, Налетъли и запъли Пъсни съ вышины.

Или у несравненнаго Пушкина, Что въ имени тебъ моемъ? Оно умретъ, какъ шумъ печальный Волвы, плеснувшей въ берегъ дальный, Какъ звукъ ночной въ лъсу глухомъ.

Развъ это только звонкія рифмы? Развъ это не музыка звуковъ? Эти рифмы, то веселыя и легкія, то меланхоличныя, какъ звуки осенняго колокола, сами по себъ даютъ настроеніе. Приведу для примъра еще знаменитую "Chanson d'Automne" Верлэна.

Les sanglots longs Des violons De l'automne Blessent mon coeur D'une langueur Monotonne. Tout suffocant Et blème quand Sonne l'heure Je me souviens Des jours anciens Et je pleure.

Остается еще одинъ изъ болѣе важныхъ видовъ смѣшанной аллитераціи,—тотъ, въ который отчасти входятъ элементы звукоподражанія. Но вопросъ объ отношеніи аллитераціи къ звукоподражанію довольно сложенъ и требуетъ предварительной разработки. Надо точно выяснить, что такое звукоподражаніе.

## VII. Звукоподражаніе.

Звукоподражаніе существенно отличается отъ аллитераціи. Въ послъдней подборъ звуковъ самъ по себъ, непосредственно, даетъ настроеніе; въ звукоподражаніи же онъ вызываетъ какое-нибудь представленіе, и уже слъдствіемъ этого является чувствованіе.

Звонкимъ роемъ налетвли, Налетвли и запъли...

Здѣсь чистая игра звуковъ, и музыкальное настроеніе зависитъ только отъ нея; оно должно лишь соотвѣтствовать настроенію, вызываемому смысломъ стиха.

Шуми, шуми, послушное вътрило!

Это звукоподражаніе. Здъсь явленіе сложнъе. Вь стихъ говорится о шумъ парусовъ; подборъ согласныхъ при этомъ подражает вему. Одно и тоже представление шума вызывается одновременно двумя путями: 1) его вызываетъ смыслъ стиха, -- слова, какъ символы, -- это ассоціація по смежности; 2) его же вызывають похожіе на него звуки стиха, -- слова, какъ звуковыя группы, - это ассоціація по сходству.—Отсюда получается особая яркость представленія и сопровождающихъ его чувство-Звукъ словъ здѣсь служитъ иллюстраціей къ ихъ смыслу.

Чъмъ опредъленнъе смыслъ стиха указываетъ на извъстный звукъ, тъмъ легче воспринимается подражаніе ему, тъмъ ярче воскресающій слуховой образъ. Если же подобнаго указанія нътъ, то звукоподражаніе или непонятно и сходитъ за аллитерацію, или же безполезно и даже вредно, отвлекая вниманіе отъсмысла, какъ ошибочно поставленная иллюстрація не къ тому тексту.

Обширный матеріалъ для поэтическаго звукоподражанія даютъ уже одиночныя слова, напр., шуршать, гремьть, хлопнуть, брякнуть, сами посебъ возникшія изъ звукоподражаній. Напр., у Голенищева-Кутузова Колокольчикъ какъ-то вяло Звякнетъ разъ и замолчитъ...

Дождь барабанить по крышть (Ал. Толстой) и т. д.

Но поэтъ часто не удовлетворяется этимъ, такъ сказать, естественнымъ звукоподражаніемъ. Онъ ищетъ широты пріемовъ, —онъ комбинируетънъсколько подходящихъ словъ, чтобы подражать какому-нибудь звуку. Естественно, что всѣ поэты подражаютъ этому звуку почти одинаково, соединяя приблизительно почти одни и тѣ же согласные и гласные. Я приведу нъсколько примъровъ.

Звукоподражаніе вътру пользуется звуками в и ф.

Вечерній вітрь, валовь плесканье (Батюшковь). La fleur se fane, o fiancee! (J. Laforgue.

Complainte du vent). И въстникъ утра вътеръ въетъ (Пушкинъ). Вотъ изображеніе шума ручьевъ или ключей:

О лейся, лейся, ключъ отрадный, Журчи, журчи свою мит быль (Пушкинъ) Кругомъ стеклянный звонъ льющихся ключей (Майковъ).

Здъсь въ игру входятъ главнымъ образомъ плавные. Шорохъ, шуршанье и т. п. изображаются шипящими.

Знакомымъ шумомъ шорохъ ихъ вершинъ. Меня привътствовалъ (Пушкинъ) Шуми, шуми, послушное вътрило (Пушкинъ)

Острый звукъ тростника Верлэнъ рисуетъ такъ:

Cet oiseau, ce roseau sous cet oiseau ce blême

Oiseau sur ce pâle roseau fleuri jadis.

Стукъ копытъ, тяжелые повторные удары, и т. п. изображаются сочетаніями п, б или т, иногда примышивается к.

Тяжело - звонкое скаканье
По потрясенной мостовой (Пушкинъ)
Ихъ кони по полямъ побёды
Скакали вмёстё сквозь огни (Пушкинъ)
Топоча хрупкій снёгъ и по полю помчитъ
(Вяземскій)

Будто кто-то постучится, постучится въ дверь ко мив (Бальмонть).

Всъмъ извъстны звукоподражанін грому:

Какъ будто грома грохотанье (Пушкинъ) Какъ громъ, гремящій по горамъ (Державинъ).

Любопытны подражанія колокольчикамъ и колоколамъ.

Leise zieht durch mein Gemüt Liebliches Geläute Klinge kleines Frühlingslied, Kling hinaus ins Weite (Heine).

Сюда же знаменитые "колокола" Эдгара По, съ мъднымъ звономъ звуковъ и ритмическиъ подражаніемъ

> How it swells! How it sweils!

Oh the Future! How it tells,
Of the rapture thatimpels
Jo the swinging and the ringing
Of the bells, bells, bells,
Of the bells, bells, bells, bells,
Bells, bells, bells.

In the 'rhyming and the chiming of the bells  $\pi$   $\tau$ .  $\pi$ .

Здъсь поэтическій пріемъ обращается ужъ въ tour de force. Къ подобнымъ же звукоподражаніямъ относится Пушкинское

Колокольчикъ динь-динь-динь: Bin-bam, bin-bam Les cloches, les cloches Chansons en l'air, pauvres reproches и т. д. (I. Laforpue)

гдѣпускаются въ ходъ звукоподражательныя междометія, отъ звука ш очевидно окрашено чувствованіями отъ сходныхъ шумовъ:

Лишь иногда въ тиши глубокой Безсонный листъ прошелестить (Феть).

Но иногда можетъ выдъляться и связанное съ нимъ по смежности чувство тишины, хотя гораздо слабъе и смъшаннъе:

Близъ водъ, сіявшихъ въ тишинъ (Пушкина)

Всѣ эти чувствованія входять, повторяємь, въ общее чувствованіе звука, выдѣляясь то больше, то меньше. Поэтому во всякой аллитераціи безсознательно ужсь участвують элементы звукоподражанія.

Въпріемъ звукоподражанія смыслъ ръчи направляетъ на нихъ вниманіе читателя, выдъляетъ и усиливаетъ тъ или другіе изъ нихъ. Этимъ только данный пріемъ и отличается отъ аллитераціи. Однимъ словомъ, одно и тоже сочетаніе звуковъ рѣчи можетъ быть аллитераціей и звукоподражаніемъ. Для послъдняго необходимо только, чтобы смыслъ прямо или косвенно вызывалъ представленіе соотвътствующаго звука.

Но, благодаря этому, иногда случается интересная ошибка, Смыслъръчи вызываетъ одно слуховое представленіе, а звуки ея подражаютъ другому. Получается явный, непріятный диссонансъ. Напр. у Языкова.

И валъ великанъ, головою качая, Становится въ рядъ, и ряды говорятъ.

При словахъ "валъ великанъ, головою качая" для бывшихъ на моръ слышится дикій ревъ и грохотъ прибоя, а подборъ мягкихъ плавныхъ р—изображаетъ мягкое журчаніе и ропотъ тихихъ волнъ. Или у Майкова

…Внимали
Вжругъ присмиръвшія воды, не смъя
[журчаньемъ,
Пъсни тревожить...

Въ смыслъ стиха вызывается представленіе нъмой тишины водъ, а звуки—подражаютъ ихъ журчанью.

Благодаря тому же свойству звукоподражанія часто встрѣчаются случаи, когда трудно опредѣлить, звукоподражаніе передъ нами или аллитерація. Это тогда, когда смыслъ иногда очень косвенно, неясно вызываетъ слуховыя представленія.

# VIII. Объ "Окрашенномъ слухѣ".

(l'Audition colorée).

Теперь остается разобрать еще одно явленіе, составляющее источникъ особыхъ поэтическихъ эффектовъ, доступныхъ далеко не всъмъ и не для всъхъ одинаковымъ образомъ. Это не необходимое условіе пониманія лирики; но если оно есть, то привноситъ нъкоторые своеобразные поэтическіе эффекты. Я говорю здъсь объ явленіяхъ синестезіи и другихъ подобныхъ.

Въ то время, когда одинъ изъ органовъ чувствъ получаетъ извнъ извъстныя ощущенія, напр. зрительныя, у нъкоторыхъ лицъ, наряду съ ними, возникаютъ ощущенія или представленія другого порядка, напр. обонятельныя или слуховыя. Напр. я слышу, звукъ "и", и у меня возникаетъ, кромъ звукового представленія, еще представленіе синяго цвъта или запаха свъже-скошенной травы.

Вполнъ установить объясненіе этого явленія до сихъ поръ не удалось. Очень въроятно, что оно можетъ вызываться не одною причиной, а нъсколькими. Напр., у однихъ—ощущенія непосредственно могутъ вызывать другъ друга, происходитъ синэстезія—сочувствіе ощущеній, въ полномъ смыслъ этого слова. Такъ, если ударишь одну струну, сочувственно вибрируютъ сосъднія. Но большинство явленій этого рода

объясняется легко ассоціаціями. Напр., разныя по существу ощущенія вызывають однъ и тъ же чувства и благодаря этому вступаютъ въ ассоціацію. Это сказывается и въ образномъ языкъ, и даже народномъ. Ноги отъ усталости "идутъ". Звонъ колоколовъ названъ "малиновымъ", можетъ быть, благодаря этого рода ассоціаціямъ. У насъ говорять "свътлая"", "мрачная", "мелодія", "яркіе звуки". Эпитеты у поэтовъ часто основаны на этой ассоціаціи ощущеній по ихъ чувствованіямъ.

Пускай живая трель ярка у соловья (Фетъ) и голосъ яркій соловья (Пушкинъ).

У того и другого этотъ эпитетъ встръчается не разъ. Мелкихъ *сере- бряныхъ* звуковъ игрою плънилась (Фетъ).

У Тютчева лучъ утренней зари касается ръсницъ "Румянымъ, звонкимъ восклицаньемъ" и т. д.—Гласные звуки мы дълимъ на свътлые напр. е и темные—у. Безусловно къ этимъ всъмъ звуковымъ ощущеніямъ примъшивается по ассоціаціи свътовая и цвътовая окраска.

Мы уже въ началъ предыдущей говорили, что чувственный тонъ гласныхъ и согласныхъ бываетъ окрашенъ многочисленными ассоціаціями. Въ число ихъ несомитино входять эти зрительныя представленія того или иного свойства въ большей или меньшей степени. Какъ они ассоціируются? Тутъ могутъ быть ассоціаціи и по сходству, и по смежности. Ассоціаціи по сходству обусловливаются, какъ мы видъли, сходствомъ чувствованій отъ различныхъ ощущеній, отъ звука трубы и отъ ярко-краснаго цвъта. Могутъ быть ассоціаціи и по смежности, напр., данный гласный звукъ находится въ корнъ словъ, съ которымъ связано сильное цвътовое ощущеніе, напр., у меня лично связывается съ звукомъ а представленіе краснаго цвъта, со звукомъ u—синяго; e—вызываетъ представленіе бълаго, o—желтаго, оранжеваго, у— чернаго, тьмы. Бросается въ глаза, что звукъ а—стоитъ въ корнъ слова красный, и—синій и т. д. Могутъ быть и другія ассоціаціи по смежности, напр., между звукомъ у, междометіемъ у—у!—которыми пугали, указывая на что то страшное, на тьму, въ дътствъ, и—представленіемъ темноты, чернаго цвъта. Наконецъ, могутъ существовать и окрашивать чувственный тонъ звука зачатки дъйствительныхъ синэстезій.

Однако, все это окрашиваетъ звукъ незамътно, все это входитъ въ общее цълое, какъ голосъ одной пчелы въ жужжанье роя. Оно способствуетъ музыкъ стиха—и только.

Иное дъло, если эти свътовые и цвътовые элементы начинаютъ ярко выдъляться, преобладать у даннаго лица или въ данную минуту, если, напр., при звукахъ слова "линіи " получаются явственныя ощущенія или представленія синяго цвъта, а стихъ вызываетъ игру всъхъ цвътовъ радуги. Конечно, это явленіе ненормальное. Но въдь одно время пытались писать вмъсто стиховъ цвътовыя симфоніи. Надо изучить и оцънить такіе факты по отношенію къ поэзіи.

Поставимъ, во-первыхъ, вопросъ, возможны ли подобныя цвътныя симфоніи?

Мы отвътимъ: да, конечно, онъ возможны. Но желательны ли онъ для поэзіи? Попытаемся отвътить и на это.

Во-первыхъ, окрашеннымъслухомъ (l'audition colorée) обладаютъ, сравнительно, немногіе. Во-вторыхъ, изъ этихъ немногихъ большинство слышитъ звуки въ самыхъ различныхъ окраскахъ. Rimbaut, въ своемъ сонетъ на эту тему, такъ опредъляетъ окраску французскихъ гласныхъ.

A—noir, E—blanc, I—rouge, U—vert, O bleu voyelles. Другіе французы испытываютъ совершенно иныя цвѣтныя ощущенія. Напр. а—желтый, красный, яркокрасный, е—зеленый, кремъ, і—черный, небесно-голубой; о—бѣлый, черный, красный, и—сѣрый, желтый, темнокрасный и т. д.

Итакъ, чтобы понять симфонію цвътовъ Rimbaut, надо не только обладать окрашеннымъ слухомъ, но и еще такимъ же точно, какъ и онъ, а ужъ это, конечно, бываетъ еще ръже. —И такъ прежде всего, писатътакія цвътовыя симфоніи — значитъписать для нъсколькихъ, немногихълицъ

Но этого мало. Такія цвътовыя симфоніи — искаженіе поэзіи: яркая игра цвътовъ, привлекая къ себъ все вниманіе, отвлекаетъ его и отъ звуковъ, и отъ смысла. Получается нъчто очень не желательное-вродъ цвътныхъ фонтановъ. - Человъку съ СЛИШКОМЪ *яркимъ* окрашеннымъ слухомъ недоступно пониманіе лучшихъ перловъ поэзіи, особенно лирики, гдъ и музыка стиха, и смыслъ, и всв стороны поэзіи должны сливаться въ одну гармонію. Поэтъ, какъ хорошій регентъ хора, пользуется всъми голосами, всъ у неговъ рукахъ, и звучатъ, и содъйствуютъ общему впечатлънію, а онъ, согласно своей цъли, то затъняетъ одни, то выдвигаетъ другіе. Ине суживать количество голосовъ, расширять хоръ-вотъ къчему долженъ стремиться поэтъ. Читатель, слушающій изъ всего этого хора только одинъ голосъ, --- плохой чита-тель.

Теперь возникаеть другой вопросъ—не мѣшаеть ли вообще окрашенный слухъ пониманію поэзіи. Намъ кажется, что не мѣшаеть, если онъ слабъ, если цвѣтовыя ощущенія не подавляють всѣ прочія и возникають не всегда, а при особыхъ условіяхъ, т. е. если они составляють одинъ изъ добавочныхъголосовъ хора. Но голосъ этотъ долженъ приспособляться къ другимъголосамъ и къ общему замыслу поэта.

Скажу объ этомъ кое-что изъсвоего опыта. У меня окрашенный слухъ слабъ и замътно проявляется лишь иногда, когда музыка стиха необычайно хороша и вызываетъ особое эстетическое возбужденіе, подъемъ духа. Напр., когда я читаю:

Ръдъетъ облаковъ летучая гряда. Звъзда печальная, вечерняя звъзда! Твой лучъ осеребрилъ увядшія равнины и т. л.

Я слабо вижу, словно сквозь сърую дымку густого тумана, игру серебристыхъ и красныхъ цвътовъ, кое гдъ переливающихъ въ темный. Это вносить особую прелесть воспріятіе стиховъ. Но чуть яркость этихъ зрительныхъ, второстепенныхъ, сопровождающихъ, аккомпанирующихъ ощущеній начинаетъ повышаться, - я чувствую, что музыкальная и смысловая сторона стихотвореній начинаетъ отходить на второй планъ. Вмъстъ съ этимъ я читаю ужъ, значитъ, не стихотвореніе Пушкина а что-то совсъмъ иное. Изъ всего хора слушаю только Одинъ голосъ, и при этомъ такой, котораго авторъ даже не имълъ и въ виду.

И такъ, по всей видимости, чтобы окрашенный слухъ не только не вредилъ, а даже способствовалъ полному истинному пониманію поэзіи, необходимы два условія:

1) Чтобы чувственный тонъ цвътовыхъ представленій вполнъ соотвътствоваль чувственному тону слуховыхъ; чтобы оба эти элемента только поддерживали другъ друга, создавая настроеніе, а не мъшали одно другому.—Конечно, это условіе, разъ мы имъемъ дъло съ ассоціаціей ихъ по чувственному тону, выполняется. Въ другихъ же случаяхъ, въроятно, происходитъ извъстное взаимоприспособленіе обоихъ элементовъ.

2) Чтобъ цвътовыя ощущенія были достаточно слабы, чтобы они не получали преобладанія, а въ гармоніи со звуковыми составляли только аккомпаниментъ къ смыслу.

Если оба эти условія на лицо, то окрашенный слухъ—тоже, что новый, прекрасно звучащій, инструментъ въ хорѣ: онъ только поддерживаетъ, усиливаетъ общее настроеніе, которое было задачей поэта.

Тутъ игра цвътовъ производитъ тоже, что игра звуковъ, тоже, что музыка стиха; игрой чувственныхъ тоновъ объ онъ создаютъ настроенія.

Но любопытно, что въ нъкоторыхъ случаяхъ параллель между музыкой стиха и цвътовыми эффектами его можно провести еще далъе. – Мы говорили, что звуки стиха могутъ быть иллюстраціей для его смысла — въ звукоподражаніи. стихъ, напр., говорится о шумъ лъса, а подборъ согласныхъ-подражаетъ этому шуму, изображаетъ его.-Тоже можетъ случиться и при окрашенномъ слухъ, именно, если онъ обусловленъ ассоціаціями цвѣтовыхъ ощущеній съ коренными гласными ихъ названій, если, напр., (какъ было сказано выше), звукъ а вызываетъ ощущение краснаго цвъта (крас—), и—синяго (син—), е—бълаго (бъл-) и т. д. Тогда получаются прелестные эффекты.

Лучъ зари сіяеть алый, Серебрится снъжный прахъ (Пушкинъ).

Первый стихъ весь окрашенъ алымъ цвътомъ, достигающимъ яркой интенсивности съ послъднимъ его словомъ, а вторымъ стихомъ его смъняютъ серебристые оттънки, и въ концъ опять ярко вспыхиваетъ алое сіяніе. Получается удивительная цвътовая иллюстрація къ смыслу.— Здъсь сила представленія цвътовъ, какъ при звукоподражаніи, вызывается двумя путями сразу: 1)—смысловымъ значеніемъ слова и 2) цвътовой окраской его гласной.

Въ такой степени и при такихъ условіяхъ окрашенный слухъ, мнъ кажется, можно считать не только не вреднымъ, но даже и желательнымъ для любителей и знатоковъ поэзіи. Конечно, безъ него можно также глубоко чувствовать и понимать поэзію, какъ и съ нимъ; но онъ вноситъ долю эстетическаго наслажденія, которою не должно пренебрегать.

С. Поварнинъ.



## Интеллигентные кружки.

Смарагда Горностаева.

Съ давнихъ поръ, на всемъ необъятномъ пространствъ русскаго государства, въ разныхъ его "градъхъ и весяхъ", лучшія умственныя силы страны постоянно стремились къ извъстному сплоченію, къ извъстной группировкъ. Въ старину такіе кружки, не имъя подъ собою твердой реальной почвы, настолько-же быстро рушились, насколько и быстро создавались. Это быль порывъ, а не выработанное самою жизнью и строго обдуманное начинаніе. Даже въ столицахъ эти кружки не были особенно долговъчны, хотя они возникали тамъ уже въ екатерининское время и особенно въ царствованіе Александра I. Многіе русскіе дъятели на поприщахъ государственномъ, научномъ, литературномъ и артистическомъ получили въ этихъ кружкахъ свое, такъ сказать, умственно-нравственное и общественное крещеніе. Но общія условія русской жизни мало благопріятствовали ихъ развитію, хотя они, эти кружки, все же имъютъ свою великую заслугу, какъ положившіе фундаментъ всей дальнъйшей русской умственно-обшественной дъятельности. Жизнедъятельность этихъ кружковъ неразрывно связана съ теченіями и направленіями жизни. Общественная жизнь пробуждается, пробуждаются или вновь возрождаются и интеллигентные кружки. Жизнь раетъ, -- и кружки или также замираютъ, или вовсе упраздняются. Особенно глухая пора какъ для общественной жизни, такъ и для интеллигентныхъ кружковъ была въ послъдніе годы XVIII въка, когда даже призванное къ жизни Екатериной II и впослъдствіи оказавшее громадныя культурныя услуги Россіи-вольное экономическое общество принуждено было прекратить свое существованіе. Но глухая пора миновала, въ жизнь ворвалась волна свъжаго воздуха, —и совсъмъ было исчезнувшіе интеллигентные кружки вновь возродились.

Такимъ образомъ, на развалинахъ екатерининскихъ кружковъ возникли александровскіе, а на приготовленной этими послъдними почвъ выросли кружки николаевскаго времени, особенно-же кружки соро-

ковыхъ годовъ, положившіе начало не призрачному, а настоящему нашему національному міросозерцанію, создавшіе разцвътъ русской науки, литературы и искусства.

До сороковыхъ годовъ была пора младенчества русской мысли, съ этихъ-же поръ началась ея юность.

Но если до сороковыхъ годовъ интеллигентные кружки даже въ столицахъ переживали постоянныя перемъны и не могли утвердиться на болъе твердой почвъ, то положение ихъ въ провинціи было еще болъе жалкое. Въ провинціальныхъ градъхъ и весяхъ въ сущности даже не было никакихъ кружковъ, а были одинокіе прекраснодушные Кулигины, собиравшіеся для пріятельскихъ бесъдъ въ самомъ ограниченномъ числъ для того, чтобы втихомолку возмущаться "дикими нравами" окружающей ихъ жизни. Дъйствительные кружки возникали лишь въ университетскихъ городахъ, въ родъ Казани, Кіева и пр. Кружки эти предпринимали, по примъру столичныхъ, разныя періодическія "науками изданія, занимались искусствами", при лучшихъ обстоятельствахъ, производили изслъдованія мъстнаго края, преимущественно въ археологическомъ, историческомъ, этнографическомъ и отчасти статистическомъ отношеніяхъ. Но эта работа, носящая характеръ отчасти-и это въ лучшемъ смыслъакадемическо-обывательскій, а отчапразднаго безплоднаго любопытства, а еще хуже — празднаго развлеченія, гдъ "наука и искусство" служили лишь маленькой прелюдіей къ гомерическому пьянству, не могли удовлетворять ни горячаго чувства, ни пытливаго ума. И кружки, "не успъвши разцвъсть, отцвътали"...

Болъе продуктивная и сознательная пора въ исторіи провинціальныхъ интеллигентныхъ кружковъ началась одновременно со столичными, и именно, какъ мы уже сказали выше, съ сороковыхъ годовъ. Въ это время мы уже имъли не однъ оды

екатерининскаго времени, не однъ прекраснодушныя эллегіи и повъсти начала XIX въка. У насъ были уже Крыловъ, Жуковскій, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь и др., въ нашихъ университетахъ стали появляться выдающіеся ученые, образованное общество количественно выросло, среди него уже не ръдкость было встрътить людей, знакомыхъ съ послъднимъ словомъ европейской науки и проникнутыхъ не только внъшне, но и внутренне европейскими идеями. Наконецъ, въ это-же время изъ среды московскаго кружка Станкевича выдвинулся незабвенный въ лътописяхъ нашей литературы общественной жизни Виссаріонъ Григорьевичъ Бълинскій, этотъ "неистовый Виссаріонъ", этотъ "учитель жизни", это "великое сердце"... По словамъ современниковъ, каждая статья этого благороднъйшаго изъ людей и величайшаго изъ русскихъ критиковъ читалась и много разъ перечитывалась съ захватывающимъ интересомъ не только въ столицахъ, но и въ захолустьяхъ суроваго съвера, оренбургскихъ степей, далекой сибирской тайги и центральной Россіи—тъми культурными одиночками, тъми прекраснодушными Кулигинами, которые хотя и задыхались въ смрадъ господствующихъ въ жизни "дикихъ нравовъ", но всеже умъли сохранять въ своей душъ искру Божію, умъли понимать чуждую невъжественному большинству благую проповъдь и, хотя-бы втихомолку, улучшеніемъ своей личной жизни и улучшеніемъ отношеній своихъ къ ближнимъ отзываться на ея благородные порывы.

Въ сущности эта пламенная проповъдь "неистоваго Виссаріона" и была тъмъ связующимъ элементомъ, который внесъ въ наши столичные и въ особенности провинціальные интеллигентные кружки жизнь, душу, основной принципъ и придалъ имъ такую нравственную силу, что даже наступившая съ конца 40-хъ годовъ мрачная реакція не могла уже остановить движенія, окончившагося паденіемъ крѣпостного права и положившаго, если можно такъ выразиться, зародышъ знаменитой "эпохъ великихъ реформъ". Въ это время въпровинціи не малую культурную роль сыграли также и "Губернскія Въдомости", появившіяся въ нашихъ губернскихъ городахъ съ конца тридцатыхъ годовъ. Вокругъ редакцій неофиціальной части нъкоторыхъ изъ этихъ "Въдомостей" сгруппировалась тогда вся мъстная интеллигенція, проникнутая илеями Бълинскаго и жаждавшая принести своему отечеству посильную пользу. Неръдко во главъ "Губернскихъ Въдомостей" стояли люди, прославившіеся потомъ въ литературъ. Напр., редакторомъ "Нижегородскихъ Губернскихъ Въдомостей быль въ то время П. И. Мельниковъ, извъстный болъе подъ псевдонимомъ Андрея Печерскаго, шавторъ весьма популярныхъ среди читающей публики романовъ: "Въ лъсахъ" и "На горахъ". Впрочемъ, Мельниковъ "свихнулся" еще въ молодыхъ годахъ. Оставивъ педагогическое поприще, онъ сдълался губернаторскимъ чиновникомъ, и съ тъхъ поръ начались его "военныя дъйствія" противъ "древляго благочестія" и другихъ сектъ, ---, военныя дъйствія", которыя сильно чили его не только писательскую, но и личную репутацію... До сихъ поръ еще среди старообрядческаго и сектантскаго населенія Нижегородскаго Поволжья ходятъ мрачные разсказы о раззореніи керженскихъ скитовъ и другихъ, вольныхъ и невольныхъ, дъяніяхъ этого даровитаго бытописателя раскольничьяго быта... Впрочемъ, условія русской жизни таковы, что удивляться подобнымъ, казалось-бы, съ перваго взгляда, страннымъ явленіямъ не приходится!..

Во всякомъ случав, какъ бы отрицательно не относились мы къ служебной двятельности и нвкоторымъ личнымъ качествамъ П. И. Мель-

никова, его труды, какъ редактора "Губернскихъ Въдомостей", да еще въ такое безпросвътное въ общественнымъ отношеніи время, какъ предшествовавшее тридцатильтіе, воцаренію Александра II, заслуживаютъ всяческаго одобренія, — да и вообще многія изъ "Губернскихъ Въдомостей" сороковыхъ, пятидесятыхъ и даже шестидесятыхъ годовъ, вплоть до развитія въ провинціи настоящей журналистики, дали громадный и цънный матеріалъ по изученію мъстнаго края, -- матеріалъ, которымъ съ успъхомъ пользовались какъ дъятели освободительной эпохи, такъ и выдающіеся ученые того-же времени. И этотъ матеріалъ былъ собранъ все тъмиже прекраснодушными Кулигиными, группировавшимися въ тъсные дружескіе кружки, видящими передъ собою, благодаря Бълинскому, уже извъстныя общественныя задачи и смотръвшими на свои скромныя труды, не какъ на праздную, "въ часы досуга", забаву, а какъ на настоящее, хотя и маленькое, дъло, которое въ будущемъ дастъ свои плоды.

Такихъ интеллигентныхъ кружковъ въ провинціи того времени было много. Вліяніе ихъ на мъстную жизнь, несмотря на то, что они носили частный характеръ, было большое.

Къ числу наиболъе крупныхъ изъ такихъ кружковъ относится "второвскій кружокъ" въ Воронежъ —кружокъ, безъ котораго русская: литература едва-ли могла-бы видъть въ числъ своихъ выдающихся представителей такого поэта, какъ И. С. Никитинъ. Только проникнутые глубокой любовью къ человъчеству. далекіе отъ всякой офиціальной условности, върные великимъ завътамъ "учителя жизни", люди могли такъ тепло, съ участіемъ, отнестись къ какому-то "дворнику" накропавшему ", стишки" въ мѣстныхъ "Губерн. Въдомост.". Вотъ что пишетъ по этому поводу біографъ воронежскаго поэта М. Де-Пуле: "Ни-

китина, того "Никитина", который честно прошелъ своей недолгій жизненный путь, могло-бы и не быть: дворнику Никитину нужно было перерожденіе къ жизни новой, могущее совершиться только подъ вліяніемъ человъка, сердечно его любящаго и глубоко ему преданнаго. Не знаемъ, что подумалъ бы читатель, но когда мы (т. е. "второвскій кружокъ") въ первый разъ прочитали лисьмо Никитина къ Средину (редактору неоф. части "Воронежскихъ Губ. Въд. "), намъ почему то пришелъ на память Бълинскій... На его (Никитина) письмо-исповъдь нельзя было отвъчать любезнымъ, даже теплымъ письмомъ; если письмомъ отвъчать, то надобно, чтобы строки его горъли чувствомъ. надобно, чтобы не языкъ и голова, а душа въ немъ говорила! Но всякій-ли на это способенъ, да и въ правъ-ли кто бы то ни былъ заявлять подобныя требованія отъ людей? Къ счастью Никитина, такой человъкъ нашелся въ Воронежъ-это былъ Николай Ивановичъ Второвъ. Это былъ одинъ изъ тъхъ замъчательныхъ людей, которые, къ сожалънію, такъ ръдко встръчаются въ нашихъ провинціальныхъ городахъ, чрезвычайно бъдныхъ литературными и вообще умственными интересами. Въ столицахъ, и отчасти въ университетскихъ городахъ, люди, подобные Второву, мало замътны. Настоящее мъсто ихъ дъятельности тамъ, гдъ въ обществъ не замъчается никакихъ признаковъ умственной жизни: тамъ они прогоняютъ спячку, отыскиваютъ какіе-нибудь мъстные интересы, возбуждають къ нимъ сочувствіе и, во имя ихъ, собираютъ около себя кружки даровитыхъ и образованныхъ людей... Но ни одинъ изъ такихъ провинціальныхъ кружковъ не заявилъ такъ громко о своемъ существованіи и не оставилъ такихъ живыхъ и прочныхъ слъдовъ, какъ кружокъ второвскій... Второвъ перевхаль изъ Петербурга въ 1849 г. и поступилъ на службу совътникомъ

губернскаго правленія. Почти одновременно съ нимъ явился въ Воронежъ, также изъ Петербурга, и поступилъ товарищемъ гражданской палаты товарищъ его по университету, другъ и близкій родственникъ К. О. Александровъ-Дальникъ, молодой человъкъ съ тъмиже вкусами и направленіемъ. Второвъ Дальникъ ръзко отличались образованной молодежи тогдашняго времени, не умъвшей ни къ чему приложить знанія, выносимыя ею изъ университетовъ. Образованность ихъ была самобытна, съ научнымъ направленіемъ, и ничего диллентскаго не имъла; они опирались не на одну только журналистику, но и на серьезное знакомство съ французской и нъмецкой литературами. Поселившись въ Воронежъ, Второвъ и Дальникъ все свободное отъ служебныхъ занятій время тотчасъ-же посвятили мъстной археологіи, статистикъ и этнографіи. Они отыскивали древніе акты, начали приводить ихъ въ порядокъ и готовить къ печати; они дълали поъздки по губерніи съ этнографической цълью; они искали знакомства съ людьми, которые если не занимались, то были способны къ подобныхъ занятіямъ. Въ этомъ послъднемъ отношеніи, т. е. умъньи ихънаходить людей и возбуждать ихъ къ умственной дъятельности, они обнаружили ръдкія способности; только что кончившіе курсы университетскіе студенты, учителя кадетскаго корпуса, гимназіи, семинаріи, священники, даже учителя рисованія и фотографы, швсе это, всъ и каждый, несъ свою дань изученію мъстности, чъмъ кто могъ, статьями, замътками, рисунками и т. п. "Воронежскія Губ. Въдомости" сдълались органомъ этихъ мъстныхъ тружениковъ, далеко, впрочемъ, не исчерпавшимъ всъхъ ихъ работъ. Въ квартиръ Второва всъ эти люди сходились, собирались запросто, когда кто хотълъ, безъ особенныхъ назначеній вечеровъ. Здъсь разсуждали о мъстныхъ интересахъ, составляли планы новыхъ работъ, читали новыя замъчательныя вещи. Но второвскій кружокъ, однако, не имълъ въ себъ ничего педантичнаго. онъ не состоялъ изъ людей только пишущихъ, собирающихъ матерьялы, рисующихъ поющихъ, играющихъ на томъ или иномъ музыкальномъ инструментъ и т. п., - въ него былъ свободный доступъ всъмъ хорошимъ, образованнымъ и мыслящимъ, людямъ, изъ него были изгнаны карты. Словомъ, все, что было въ Воронежъ мыслящаго, Второвъ сумълъ соединить вокругъ себя, сумълъ воодушевить и подвинуть на работу; своимъ братскимъ участіемъ онъ далъ ровную жизнь и поэту Никитину; онъ былъ непосредственнымъ виновникомъ того ръдкаго у насъ явленія, что скромные труженики науки и искусства, нъкоторые, напр., изъ воронежскихъ педагоговъ, становились потомъ извъстными спешіалистами"...

И все это было послѣ 1848 года, въ глуши русской провинціи, далеко отъ университетовъ...

Я не берусь, конечно, писать исторіи всѣхъ провинціальныхъ кружковъ, функціонировавшихъ въ нашемъ отечествѣ въ теченіе XIX столѣтія. Въ отрывочныхъ замѣткахъ своей "записной книжки" я отмѣчаю лишь или свои личныя впечатлѣнія и наблюденія, или вообще все то, что по какимъ-либо обстоятельствамъ обратило на себя мое особливое вниманіе.

Благодаря исключительнымъ условіямъ и даже вопреки суровому режиму того времени, интеллигентные кружки сыграли весьма крупную роль въ общественной жизни Одессы и Тифлиса въ первой половинъ прошлаго въка. Въ смыслъ изученія громаднаго камско-волжскаго края и даже Сибири важное значеніе имълъ въ первой четверти XIX стольтія сгруппировавшійся при только что возникшемъ тогда казанскомъ университетъ кружокъ Фукса. Да и

вообще Казань вплоть до девятидесятыхъ годовъ играла видную культурную роль во всей восточной части Европейской Россіи. Казанскій университетъ далъ нашему отечеству цѣлый рядъ выдающихся общественныхъ дъятелей на всъхъ поприщахъ въ лицъ какъ профессоровъ, такъ и питомцевъ. Кому не извъстны громкія имена такихъ "казанцевъ", какъ великій русскій математикъ Н. И. Лобачевскій, профессора Щаповъ, Н. А. Виноградовъ, В. М. Бехтеревъ, Н. П. Загоскинъ и пр. Изъпитомцевъказанской alma mater отмътимъ С. Аксакова, П. Д. Боборыкина, ком-Балакирева, извъстнаго позитора общественнаго дъятеля и земца, "піонера провинціальной печати" А. С. Гацискаго и др. Въ той-же Казани въ началъ 70-хъ годовъ организовался интеллигентный кружокъ вокругъ лучшаго въ свое время провинціальнаго органа печати "Камско-Волжской Газеты", къ сожалънію, по независящимъ обстоятельствамъ существовавшей весьма не долго: Душою этой симпатичной былъ Н. Я. Агафоновъ, а однимъ изъ главныхъ и постоянныхъ сотрудниковъ
—А. С. Гацискій, бывшій тогда секретаремъ нижегородскаго статистическаго комитета.

Следуетъ заметить, что Нижній-Новгородъ почти до самаго послъдняго времени былъ въ культвсно турномъ отношеніи связанъ съ Казанью. Связь эта словливалась съ одной стороны такимъ великимъ воднымъ путемъ сообщенія, какъ Волга, а съ другой тъмъ, что до половины 70-хъ годовъ Нижегородская губернія входила въ составъ казанскаго учебнаго округа. Отсюда понятно, что большинство питомцевъ нижегородскихъ среднеучебныхъ заведеній, по окончаніи курса, дълались со временемъ питомцами казанскаго университета и казанской духовной академіи.

Съ середины 80-тыхъ годовъ въ Казани началъ издаваться "Волжскій Въстникъ", бывшій въ теченіе почти

цълаго десятильтія виднымъ органомъ провинціальной печати. Его редакторъ Николай Павловичъ Загоскинъ былъ не только талантливымъ профессоромъ, но оказался и еще болъе талантливымъ публицистомъ и злободневнымъ фельетонистомъ. Въ "Волжскомъ Въстникъ", и Казанскомъ Биржевомъ Листкъ печатанадълавшія большой шумъ статьи Ремезова о расхищеніи башкирскихъ земель, а затъмъ тъ-же газеты явились своего рода органами сгруппировавшагося въ середин в 80-тыхъ годовъ нижегородскаго интеллигентнаго кружка.

Впрочемъ, интеллигентные кружки функціонировали въ Нижнемъ-Новгородъ уже въ сороковыхъ и даже тридцатыхъ годахъ, но развитіе ихъ съ болъе или менъе широкими задачами могло проявиться лишь въ періодъ "эпохи великихъ реформъ". Не перечисляя всъхъ нижегород-СКИХЪ дъятелей знаменательныхъ общественно-интеллектуальной Россіи шестидесятыхъ гожизни довъ, отмътимъ такую крупную самобытную личность, Викторъ Ивановичъ Рагозинъ, составитель (при посредствъ, чемъ, цълой группы интеллигентныхъ людей Поволжья) недоконченнаго, къ сожалънію, капитальнаго труда "Волга", основатель многихъ промышленныхъ и просвътительныхъ учрежденій въ "градъ Минина", давшій сильный толчокъ широкому развитію судоходства на Волгъ и ея притокахъ, наконецъ, какъ первый обратившій серьезное вниманіе на кавказскіе нефтяные источники и начавшій ихъ эксплоатацію. и такимъ образомъ, слъдовательно, давшій Россіи дешевое освъщеніе. Одновременно съ нимъ начинаетъ выдвигаться пользующійся всероссійской извъстностью, какъ "делегатъ провинціи", піонеръ ея печати, убъжденный земецъ, нынъ койный Александръ Серафимовичъ Гацискій, о которомъ мы упоминали уже выше. Въ теченіе многихъ літь

Гацискій въ Нижнемъ былъ, можно сказать, лидеромъ мъстной интеллигенціи, въ которой здісь, впрочемъ, никогда не было недостатка. Въ "градъ Минина" всегда чтили не патріотическія въ истинтолько номъ смыслъ слова, но и широкія общественныя, земскія традиціи, которыя вмъстъ съ своеобразной прелестью чисто-русскаго ландшафта, окружающаго этотъ древній городъ, воспитали не мало не только пре-Кулигиныхъ, краснодушныхъ и "быстрыхъ разумомъ Невтоновъ и Платоновъ". Я могу перечислить цълые десятки выдающихся именъ, которыя дало Нижегородское Поволжье русской наукъ, литературъ, искусству, обществу, государству, церкви. Въ книжкъ того-же Гацискаго "Люди Нижегородскаго Поволжья" приведены списки этихъ "людей", изъ которыхъ, къ слову сказать, можно выкинуть добрую половину. Покойный "піонеръ пропечати", при всъхъ винціальной своихъ высокихъ качествахъ какъ общественнаго дъятеля, такъ и писателя, имълъ нъкоторыя странности, свойственныя обыкновенно многимъ нашимъ провинціальнымъ работникамъ пера, черезчуръ уже долго засидъвшимся на одномъ и томъ-же мъстъ... Онъ считалъ возможнымъ ввести въ мъстный "пантеонъ" достопримъчательныхъ людей такихъ лицъ, которые въ сущности ничего достопримъчательнаго изъ себя не представляли и лишь по снисходительному провинціальному глазомъру Гацискаго казались ему "подающими надежды", или-же такихъ "дъятелей", которые, хотя и были характерными для даннаго времени и края и даже могли-бы быть интересными въ мемуарахъ и воспоминаніяхъ, но, по отрицательному характеру своей дъятельности, не удобны въ "пантеонъ", хотя-бы и мъстномъ... Эта слабость нижегородскаго бытописателя, — слабость, которой позавидовалъ-бы даже гоголевскій Плюшкинъ-тщательно собирать и потомъ хранить, какъ святыню, всякое мъстное "добро", не считаясь съ его цънностью, -- и дала въ свое время небезъизвъстному теперь сотруднику "Міра Божьяго" А. И. Богдановичу сдълать Гацискому на страницахъ "Казанскаго Биржевого Листка" нъсколько, можетъ-быть, поспъшныхъ, желчныхъ упрековъ. Впрочемъ, дальнъйшая дъятельность Гацискаго, въ томъ числъ энергическія ръчи его въ губернскомъ земскомъ собраніи относительно вводимаго тогда института земскихъ начальниковъ и противъ посягательства на публичность и гласность земскаго собранія со стороны нъсколькихъ "не земскихъ", а "дворянскихъ дворянъ", --- какъ именовалъ въ ту пору такихъ "столповъ отечества" князь Мещерскій,доказала, что общественная репутація Гацискаго такъ же безупречна и чиста, какъ и въ дни его молодости, въ шестидесятые годы, а вмъстъ съ тъмъ, надо думать, она убъдила и г. Богдановича, какъ неудачны были упреки. Та-же ревность своимъ обязанностямъ "хранителя печати" и еще разъ поставила этого симпатичнаго дъятеля въ комическое положеніе. Въ концъ 80 или въ начал в 90-тых в годов в в одном в изъ засъданій мъстной архивной коммиссіи Гацискій внесъ предложеніе (точной редакціи его не помню, но сущность его именно такова) о выработкъ программы чествованія трехсотлътія памяти Минина, которое исполнится въ 1912—13 г.г... Присутствовавшій на засъданіи губернаторъ Н. М. Барановъ замътилъ, что не слишкомъ-ли рано докладчикъ задумалъ вырабатывать программу чествованія такого событія, взгляды на которое черезъ 20 слишкомъ лътъ могутъ радикально измъниться, и при этомъ разсказалъ не то анекдотъ, не то дъйствительный фактъ о существующемъ въ одномъ англійскомъ городъ учебномъ заведеніи, учрежденномъ на средства, образовавшіяся изъ процентовъ на небольшой капиталъ, пожертвованный еще

за двъсти лътъ передъ тъмъ однимъ чудакомъ. Намъренія жертвователя сами по себъ были прекрасны, но онъ обусловилъ свое пожертвованіе тъмъ, чтобы въ основанномъ на образовавшійся капиталь учебномъ заведеніи всв науки преподавались по программамъ и учебнымъ руководствамъ его времени... И вотъ построили громадное зданіе, обставили его шикарно, руководствуясь понятно, всъми архивными данными о томъ, какъ обставлялись подобныя учебныя заведенія во времена жертвователя, за крупное вознагражденіе нашлись и преподаватели, а желающихъ учиться въ такомъ "архивномъ" училищъ оказалось всего лишь два лица...

— Опасаюсь,—не безъ ироніи замѣтилъ Барановъ,—что охотниковъ осуществлять нашу программу 'черезъ двадцать лѣтъ найдется и того менѣе...

Такой мъстный патріотизмъ "хранителя печати" привелъ къ тому, какъ мы уже видъли выше, что онъ въ свои списки "людей Нижегородскаго Поволжья\* на половину помъстилъ лицъ вовсе не достопримъчательныхъ, да и изъ этой половины три четверти нужно отнести на долю лицъ, имъющихъ значеніе лишь для мъстнаго края. Но и остающаяся одна восьмая списковъ, въ которыхъ приводится сотни двътри фамилій, можетъ наглядно демонстрировать богатство Нижегородскаго Поволжья выдающимися дарованіями.

Въ кружкъ Гацискаго группировалась цълая плеяда мъстной интеллигенціи: земцы, педагоги, врачи, представители судебнаго въдомства и адвокатуры. Здъсь не лишнимъ считаемъ отмътить такого выдающагося мъстнаго общественнаго дъятеля, земца, юриста и писателя, какъ нынъшній предсъдатель нижегородской губернской земской управы А. А. Савельевъ. Въ этомъ кружкъ и пишущій эти строки получилъ, если можно такъ выразиться, свое

общественное и литературное крещеніе.

"людей Нижегородскаго Кромъ Поволжья", Гацискимъ въ разное время были выпущены отдъльными изданіями: "Нижегородка" (приведенной въ ней легендой объ основаніи знаменитаго въ своемъ родъ "развеселаго Кунавина—села" воспользовался впослъдствіи для своей драмы "Чародъйка" И.В. Шпажинскій), "Нижегородскій лізтописецъ". (Впрочемъ, по мъстной исторіи, у Гацискаго былъ предшественникъ Н. И. Храмцовскій, издавшій въ концѣ 50-хъ годовъ исторію Нижняго Новгорода).

Въ семидесятыхъ годахъ между А. С. Гацискимъ и извъстнымъ писателемъ Д. Л. Мордовцевымъ возникъ надълавшій въ свое время много шума въ печати споръ, способна-ли русская провинція къ самостоятельной интеллектуально-общественной жизни или-же она постоянно должна идти на привязи у столицъ. Въ отвътъ на отрицательное отношеніе къ провинціи со стороны г. Мордовцева, Гацискій выпустиль особую брошюрку: "Смерть провинціи или нътъ?" "Піонеръ провинціальной печати горячо стоялъ за великое будущее русской провинціи. Конечно, въ то время этотъ споръ носилъ преимущественно теоретическій характеръ, но теперь никто уже не сомнъвается, кто быль правъ въ этомъ споръ. Сама жизнь доказала, что не столицы, живущія во всъхъ отношеніяхъ за счетъ провинціи, а провинція—настоящая Россія, а слъдовательно, руководящая роль столицъ можетъ имъть благотворное значеніе для русской жизни лишь при сочувствіи и поддержкъ провинціи. Вмъстъ съ тъмъ, провинція, какъ "вся земля", какъ земщина, таящая въ себъ всъ великія національныя силы, только одна, безъ всякихъ опекуновъ, можетъ постоять за себя. Развъ не изъ того города, гдъ прошла вся труженническая жизнь Гацискаго, раздался въ моментъ шатанія "земли" и боярской измѣны "землѣ" голосъ "излюбленнаго всея земли человѣка": "заложимъ женъ и дѣтей, но спасемъ отечество".!. Развѣ не сама "земля", иными словами, то-же земство, поднялось по призыву нижегородскаго "говядаря", чтобы отстоять свою независимость?

Конечно, такая мощь земской силы можетъ проявляться лишь въ исключительные исторические моменты. Но и при обычныхъ условіяхъ эта земская сила хотя временно и затихаетъ, иногда принижаясь до minimum'a, но все-же живетъ въ тайникахъ народной души. И вотъ уже нъсколько лътъ подрядъ, не смотря на всъ неблагопріятныя условія, мы видимъ, какъ начинаетъ просыпаться и стремиться къобновленной жизни "земля" иными словами, та-же провинція, которую нъкогда бюрократы даже отъ столичной журналистики приговорили было если не къ "смерти", то къ въковъчному прозябанію... Конечно, какъ таковой, Гацискій не былъ выдающимся писателемъ, но его пророческій голось въ защиту черноземной силы провинціи былъ первымъ, -и это такая историческая заслуга, которая не можетъ быть забыта. Это - красная строка въ исторіи русскаго земства и особливо русской провинціальной печати. А между тъмъ, въ апрълъ 1903 года, когда исполнилось 10-лътіе со дня кончины этого знаменитаго борца за русскую провинцію, кто вспомнилъ объ этомъ знаменательномъ днъ? Пишущій эти строки думалъ объ этихъ поминкахъ, но онъ въ это время былъ въ нашей журналистикъ "не у дълъ". Молчала не только всегда такая забывчивая столичная, но даже и провинціальная печать, для которой его имя и память должны-бы быть такъ же священны, какъ имя и память Бълинскаго для всей отечественной печати.... Впрочемъ, вспомнилъ о Гацискомъ только одинъ, --- тотъ самый, который когдато съ горячимъ молодымъ жаромъ,

хотя-бы и поспъшно, но ръшился бросить ему желчные упреки... Мы говоримъ о г. А. Б. изъ "Міра Божьяго".

Наконецъ, самой крупной работой А. С. Гацискаго является "Нижегородскій Сборникъ", въ которомъ помѣщались работы мѣстныхъ изслѣдователей по самымъ разнообразнымъ вопросамъ, причемъ послѣдній томъ былъ почти исключительно посвященъ статьямъ по изслѣдованію кустарныхъ промысловъ въ Нижегородской губерніи.

Нѣкоторое время Гацискій былъ и редакторомъ неоффиціальной части "Нижегор. Губернскихъ Вѣдомостей."

Впрочемъ, съ 1885 года это редактированіе перешло въ руки, нынѣ то-же покойнаго, инспектора народныхъ училищъ М. В. Овчинникова, замѣчательнаго педагога, человѣка незабвеннаго въ исторіи развитія народнаго образованія вънижегородскомъ краѣ.

Это была свътлая личность во всъхъ отношеніяхъ. Хотя со времени его кончины (въ январъ 1893 г.) прошло болъе одиннадцати лътъ, но и до сихъ поръ память о немъ живетъ не только среди учащаго персонала въ народныхъ школахъ, не только среди мъстной интеллигенціи, которой онъ въ теченіе многихъ лътъ, благодаря своимъ высонравственнымъ качествамъ, кимъ былъ украшеніемъ, но и среди крестьянскаго населенія. Обаяніе "добраго барина Михайлы Васильевича" было настолько велико, самые сърые мужики въ самыхъ зазахолустнъйшихъ, медвъжьихъ углахъ губерніи прислушивались къ его голосу и спъшили оказывать ему полное содъйствіе по открытію, содержанию и обезпечению школъ въ своихъ палестинахъ. И, дъйствительно, дъятельность его въ этомъ отношеніи была поразительною. Не смотря на то, что общественные взгляды, которыхъ Овчинниковъ, придерживался, никогда и нигдъ не

маскируя ихъ, въ ту глухую, реакціонную пору не были въ ръ, тъмъ не менъе, какъ учебное начальство, такъ и мъстная администрація всегда съ большимъ вниманіемъ относились къ его представленіямъ и ходатайствамъ. Для любимаго дъла Овчинниковъ щадилъ своихъ силъ и даже самолюбія. Для поддержки старыхъ и для открытія новыхъ школъ онъ не стъснялся обращаться къ кулакамъ и даже явнымъ противникамъ народнаго просвъщенія, —и въ большинствъслучаевъ какъ-то такъ выходило, что люди, смотръвшіе на народныя массы, какъ на вьючный скотъ, обреченный лишь на черный трудъ и эксплоатацію, спъшили принести свою лепту на святое дълообразованія народа. Съ одной стороны, въ этомъ случаъ, конечно, дъйствовало тщославіе или самолюбіе "жертвователей, "но съдругой, —и этоеще болъе въроятно, —непосредственная прелесть благородной души самого "ходатая". Среди земцевъ, не только увздныхъ, съ которыми у него,. какъ инспектора народныхъ училищъ,.. были постоянныя и прямыя отношенія, но и среди губернскихъ, авторитетъ Овчинникова былъ очень высокъ. Даже земцы отрицательнаго характера не отказывали въ почтеніи тому, кто такъ безкорыстно и всецъло несъ на алтарь великаго народнаго дъла всъ свои силы, способности и знанія. По служебному положенію онъ былъ не болъе, какъ чиновникъ учебнаго въдомства, но по своимъ думамъ, задаэто былъ чамъ и дъятельности истинный земскій челов вкъ, хотя съ даннымъ краемъ его связывали не пресловутый имущественный цензъ, не чувство даже привязанности къ родному мъсту въ (Нижегородскомъ Поволжьѣ онъ былъ "чужакъ", "наъзжій человъкъ"), а лишь одна идея интеллигентнаго человъка, - та самая "идея", которая, какъ извъстно, всегда такъ яростно осмъивается нашими реакціонными элементами... Отношенія Овчинникова къ учителямъ и учительницамъ были не только дружескими, но, можно прямо сказать, родственными. Не начальникъ это былъ ("начальство" съ личностью Овчинникова какъ-то не вязалось...), ни даже только руководитель, а старшій братъ, каждую минуту готовый придти на помощь, радующійся ихъ радостями и страдающій ихъ болями...

До 1885 года неоф. часть "Ниж. Губ. Вѣдомостей" представляла изъ изъ себя полное запустъніе. А. С. Гацискій давно уже оставилъ редактированіе, и она обратилась обычныя "частныя объявленія" при губернскихъ въдомостяхъ. Въ тъ времена еще не было и мысли о расширеніи программы губернскихъ въдомостей, а тъмъ болъе объ обращеніи ихъ въ газеты съ нъсколько утопической, а, можетъ быть, и заднею мыслью замънить ими въ провинціи частныя періодическія изданія. Мысль эта возникла лишь въ очень недавнее время. Тогда губернскія вѣдомости пользовались очень куцой программой, да и сами руководители и сотрудники ихъ, какъ, напр., А. С. Гацискій, находили, что онъ и не должны быть газетою, а лишь сборникомъ самаго разнообразнаго матеріала по изученію мъстнаго края, нъчто въ родъ спеціальнаго органа такихъ мъстныхъ "ученыхъ" учрежденій, какъ губернскій статистическій комитетъ или архивная комиссія. И не смотря на такую узкую программу, — тъмъ болъе, что существовавшая тогда въ Нижнемъ единственная газета "Нижегородскій Биржевой Листокъ" впослъдствіи обратившаяся въ "Волгарь", далеко не удовлетворяла своему назначенію, —М. В. Овчинниковъ всетаки сумълъ въ теченіе своего редактированія (1885—1889г.) сдълать изъ неоф. части "Ниж. Губ. Въд." нъчто въ родъ общественнаго органа, въ которомъ первое мъсто отводилось вопросамъ народнаго образованія и земскаго и городскаго самоуправленія; при случав, въ ихъ появлялась даже и беллетристика. Впрочемъ, при Овчинниковъвъ "Ниж. Губ. Въд." была помъщена масса этнографическаго, историческаго и археологическаго матеріала, что въ сущности разръшалось тогдашней программой этогорода изданій.

Конечно, главнъйшимъ сотрудникомъ "Нижегор. Въд." этого періода былъ А. С. Гацискій, помъстившій въ нихъ значительную часть своихъ трудовъ, которые вышли потомъ отдъльными изданіями. Кромъ того, въ нихъ постоянно помъщали свои статьи упоминаемый нами выше общественный дъятель А. А. Савельевъ, И. И. Тихоміровъ(учитель городскаго училища, писавшій статьи по очень животрепещущимъвопросамъ мъстнаго городскаго самоуправленія), Н. Г. Вучетичъ (извъстный дътскій писатель), П. Альбицкій (бросившій, впрочемъ, литературное поприще и нашедшій впослѣдсвіи тихую пристань въ священствъ въ одной изъ самарскихъ церквей), А. И. Звъздинъ-(наслъдовавшій послъ Гацискаго статистическаго мъсто секретаря комитета, теперь работающій нижегородскихъ газетахъ и принимающій участіе въ мъстной общественной жизни), педагогъ К.В. Раткинъ (трагически почившій, бросившись въ Волгу съ парохода) и многіебезвъстные, но весьма полезные сотрудники, въ лицъ народныхъ учителей, сельскихъ священниковъ, грамотныхъ и мыслящихъ крестьянъ, разсъянныхъ по всъмъ весямъ Нижегородской губерніи. Наконецъ, давали Овчинникову, хотя и очень ръдко, свои статейки только что тогда прибывшіе въ Нижній В. Г. Короленко и Н. Ф. Анненскій. Пишущій эти строки былъ также ближайшимъ сотрудникомъ M. B. Овчинникова, и никакіе годы не изгладятъ изъ его благодарной памяти свътлаго образа этого благороднаго общественнаго дъятеля человъка. Многимъ, если не сказать всьмъ, какъ въ умственномъ и нравственномъ, такъ и въ общественномъ отношеніяхъ онъ обязанъ своему учителю и другу М. В. Овчинникову, какъ равно ранъе А. С. Гацискому, а затъмъ впослъдствіи В. Г. Короленко и сгрупировавшемуся вокругъ него интеллигентному кружку.

Здъсь позволю себъ отмътить и еще нѣсколькихъ замѣчательныхъ нижегородцевъ, которые по тъмъ или инымъ причинамъ мало или вовсе не соприкасались съ нижегородскими интеллигентными кружка-

ми разныхъ періодовъ. Отмътимъ прежде всего извъстнижегородскаго

фотографа, художника А.О. Карелина, глубокопочтеннаго человъка, имя котораго такъ хорошо извъстно всъмъ путешествующимъ и за послъдніе годы особенно многочисленнымъ на Волгъ, какъ отечественнымъ, такъ и иностраннымъ туристамъ. Фотографъ императорской академіи художествъ, работы котораго удостоивались высшихъ наградъ какъ на русскихъ, такъ и на заграничныхъ выставкахъ, онъ потомъ какъ-то сошелъ на второй планъ, —впрочемъ, сошелъ лишь въ практическомъ от-Истинный ношеніи... художникъ, потратившій пріобрѣтенныя трудомъ всей жизни средства на дорогія коллекціи старинныхъ костюмовъ, посуды, мебели и пр., онъ, понятно, не могъ конкуррировать съ фотографами - ремесленниками. Потомъ укажемъ на довольно извъстнаго въ свое время, весьма даровитаго, но такъ печально прожогшаго свою жизнь поэта и не менъе даровитаго адвоката Л. Г. Граве, между прочимъ переводчика Леопарди, сначала сотрудника "Отечественныхъ Записокъ" и "Дъла", а потомъ сошедшаго до сотрудничества въ пресловутомъ "Московскомъ Листкъ Н. И. Пастухова. Далъе слъдуетъ оригинальная личность нынъ еще здравствующаго С. П. Неуструева, этого простого, но сильнаго наблюдательнымъ и критическимъ волгаря, прославившагося, **СМОМ** какъ знатокъ Волги, прошедшаго всю волжскую судовую іерархію отъ самаго низа до самаго верха, смотря на свое ученье на мъдныя деньги, оказавшагося уже въ пожилыхъ летахъ превосходнымъ педагогомъ, въ качествъ преподавателя Нижегородскаго ръчнаго училища, составившаго руководство къ ръчной практикъ и лоціи р. Волги и, наконецъ, такъ называемую практическую карту Волги, которая удостоилась почетныхъ наградъ на выставкахъ и была признана особой спеціальной коммисіей при географическомъ обществъ по своимъ достоинствамъ лучшею сравнительно съ такою же картою путейскаго въдомства... Въто время, какъ послъдкарта составлялась учеными инженерами и обошлась путейскому въдомству въ весьма крупную сумму, неуструевская карта составлена была малообразованнымъ волжскимъпрактикомъ — капитаномъ при помощи примитивныхъ инструментовъ и стоила всего нъсколько сотъ рублей, -- и то лишь по ея изданію. Редактируя изданія C. 11. Неуструева и составляя съ нимъ оставшійся, къ сожальнію, недоконченнымъ "словарь волжскихъ терминовъ", пишущій эти строки не столько помогалъ старому, мало владъющему "перомъ", волгарю, сколько учился у него. И дъйствительно, у такого учителя, при доброй охотъ, можно было научиться многому, что сколько-нибудь касалось не только волжскаго судоходства, но и вообще нашей великой ръки. Если въ теченіе многихъ лътъ мнъ удалось разбросать массу статей и замътокъ провинціальнымъ и столичнымъ газетамъ по волжскимъ вопросамъ, изъ которыхъ нъкоторыя не только цитировались, но обращали на себя вниманіе, но даже привели къ кое-какимъ практическимъ результатамъ

и, наконецъ, доставили своему автору несомнънно преувеличенную репутацію чуть не спеціалиста, то коренную основу всъмъ этимъ "спеціальнымъ знаніямъ" далъ С. П. Неуструевъ. Это не только замъчательный практикъ-волгарь, —такими и до сихъ поръ не оскудъла еще наша великая ръка, — это поэтъ матушки Волги, поэтъ ея тяжелаго судоходнаго труда, делегатъ ея потребностей, трибунъ всего рабочаго люда, несущаго на своихъ плечахъ нужды и тяготы громаднаго волжскаго судоходнаго промысла...

Въ моемъ представленіи Гацискій, Овчинниковъ и Неуструевъ, не смотря на разницу размъровъ ихъ общественныхъ заслугъ, общественнаго положенія, сферъ дъятельности, образованія и даже общественныхъ идеаловъ, имъютъ между собою какую то связь, между ними есть какое то замвчательное, характерное тождество. Думаю, что это тождество выражается въ томъ, что всъ они безпреданные своему дълу завътно люди, непосредственно цъльные и опредъленные. Это, какъ однажды выразился В. Г. Короленко относительно Гацискаго, исполняющіе свой долгъ не за страхъ только, но и за совъсть "часовые", которые способны стоять на своемъ посту, если бы ихъ даже забыли смфнить, -- стоять безсмънно цълые годы, десятки лѣтъ...

Возвратимся, однако, опять къ Гацискому и его выдающейся роли въ нижегородскомъ земствъ. Несомнънно, что какъ и у всякаго общественнаго борца, у Гацискаго какъ въ земствъ, такъ и въ городской думъ было не мало враговъ. Одинъ такой врагъ, "интеллигентъ", цълитель тълесъ человъческихъ, спъвшись съ "черной сотней", повелъ было противъ него правильную атаку и даже сумълъ нанести ему небольшое пораженіе, но все же испытанный въ борьбѣ И твердый на посту "часовой" устоялъ... Атакующій, совмъстно съ своими соратниками,

достигъвъ концѣ-концовъ лишь того. что сдълался героемъ газетныхъфельетоновъ... Тъмъ не менъе враги вообще были сильны, а сила ихъ возростала съ ростомъ все болве и болъе усиливающейся реакціи. Бывали моменты, когда, по собственному сознанію Гацискаго, онъ чувствовалъ себя въ незавидномъ положеніи "одного въ полъ воина". Но. однако, это были только моменты. Если не по всъмъ вопросамъ, то помногимъ изъ нихъ находились и соратники, которые не друзья только поддерживали его, но и ещедалъе и шире развивали его основныя положенія. Къ числу истинныхъ-"людей земли", которыми можетъгордиться не только нижегородское. но и все русское земство, слъдуетъ отнести бывшаго въ 80-тыхъ годахъ предсъдателемъ нижегородской губернской земской управы А. В. Баженова, который, не смотря на то, что не являлось никакихъ препятствій къ его дальнайшему выбору и утвержденію въ той же должности. изъ принципа отказался отъ дальнъйшей земской дъятельности по введеніи въ Нижегородской губернім земскаго положенія 1890 года.

Понятно, что при наличности такихъ силъ въ своемъ составъ, какъ-А. В. Баженовъ, А. С. Гацискій, А. А. Савельевъ и многіе другіе, для нижегородскаго земства было нетакъ уже затруднительно, какъ этоиспытали земства другихъ губерній, провести въ жизнь цълый рядъ крупныхъ мфропріятій, и въ томъ числъ подготовить цънныя и строгонаучныя данныя для цълесообразной оцънки земель. Предпринятая земствомъ грандіозная работа по изслъдованію сначала почвъ губерніи, а затъмъ экономическихъ условій привлекла въ Нижній-Новгородъ громадный контигентъ интеллигентныхъ силъ, которыя впоследствіи почти въ полномъ составъ и вошли въ всероссійско-извъстный кружокъ Короленко. Геологическія изслѣдованія производились подъ руководствомъ скончавшагося въ прошломъ году извъстнаго ученаго В. В. Дожучаева. По окончаніи этихъ работъ докучаевскихъ сотрудниковъ, насколько мнъ помнится, въ Нижнемъ "зажились" только Н. М. Сибирцевъ (то же покойный, впослъдствіи профессоръ) и Н. А. Богословскій, завъдывавшіе послъдовательно одинъ послъ другого земскимъ естественно - историческимъ музеемъ, явившимся однимъ изъ результатовъ докучаевскихъ работъ. Статистическія работы производились подъ руководствомъ Н. Ф. Анненскаго, изъ многочисленныхъ сотрудниковъ котораго отмътимъ талантливаго со-Богатства" трудника "Русскаго М. А. Плотникова, Н. М. Кислякова, П. И. Неволина, Е. П. Добровольскаго, Н. І. Дрягина, Селивановскаго, В. С. Арефьева, Н. В. Романова и пр.

Вся эта новая интеллигентная волна, такъ сказать, вливаясь въ составъ прежней нижегородской интеллигенціи, значительно оживила ее, ободрила, подкръпила своими силами, а рядомъ съ прежнимъ вождемъ Гацискимъ, стала все болъе и болъе выростать живая, энергичная фигура новаго вождя и, наконецъ, даже переросла ее...

Зимнею порою, въ началъ 1885 года, Владиміръ Галактіоновичъ Короленко, - какъ онъ самъ впослъдствіи фигурально выражался, — "причалилъ за нижегородское кольцо". Въ это время онъ былъ еще малоизвъстный писатель, прибывшій на нижегородскія стогны откуда то издалека, изъ страшной и малоизвъстной Сибири... И Нижній-Новгородъ, по крайней мфрф, кружокъ наиболфе интеллигентныхъ людей въ этомъ городъ, привътливо оказалъ ему радушное гостепріимство. И, въ самомъ дълъ, молодой, только что начинающій беллетристь прівхаль не на пустое мъсто, не въ глухой медвъжій уголъ, гдв только тишь, да гладь и очень мало Божьей благодати... Здъсь онъ былъ не только радушно принять, но и понять—понять, какъ выдающійся человъкъ, по крайней мъръ, въ томъ тогда еще немногочисленномъ кружкъ, въ которомъ ему пришлось вращаться съ первыхъ же своихъ шаговъ на нижегородской почвъ.

Съ прибытіемъ въ Нижній Короленко начинается самый интересный періодъ въ нижегородской общественной жизни, а вмъстъ съ тъмъ, — по его же признанію, —лучшіе годы жизни и самого Владиміра Галактіоновича.

Надо помнить, что въ это время въ Нижнемъ губернаторствовалъ извъстный администраторъ Н. М. Барановъ. Умный, талантливый, энергичный, трудолюбивый, обладавшій весьма разносторонними, можетъ быть, и не глубокими знаніями, покойный, не смотря на весьма крупные и неръдко не симпатичные недочеты, былъ все же личность выдающаяся.

Какъ теперь оффиціально выяснилось, Барановъ, пользуясь такъ называемой канцелярской тайной и ловко затушевывая передъ заинтересованными лицами свое противодъйствіе, часто ставилъ препоны самодъятельности мъстнаго общества. Онъ считалъ законъ во многихъ случаяхъ тормазомъ для широкой и самостоятельной дъятельности ръадминистратора, шительнаго бралъ на себя функціи суда и ръшалъ на Нижегородской ярмаркъ, при посредствъ своихъ чиновниковъ, даже гражданскія дъла... Его административная ръшительность была поразительна даже для "рѣшительныхъ администраторовъ". Впрочемъ, она то и привела его въ концъ-концовъвъ "тихую пристань". Онъ не терпълъ "противодъйствій", даже на законномъ основаніи, и всякій, имъвшій неосторожность ему досадить или просто не понравиться, не смотря на всъ расточаемыя ему любезности, могъ скоро убъдиться, какъ опасно давать поводъ къ недовольству тому, кто въ сущности никогда никому и нечего не прощалъ... Положимъ, онъ любилъ прощать преимущественно тъхъ, которые согръшили не противъ его администраторскаго самолюбія, прощать, понятно, при условіи раскаянія. И неръдко прощалъ такихъ гръшниковъ, которыхъ прощать ни въ какомъ случав нельзя. Но тяжело было положеніе тъхъ, которые не имъли ни малъйшаго повода къ раскаянію...

И тъмъ не менъе Барановъ не былъ ретроградомъ; моментами онъ былъ склоненъ къ весьма откровенному либерализму и ръшительно не одобрялъ реакціонныхъ крайностей.

— Къ сожалънію, я все же служитель факта!—сказалъ онъ однажды пишущему эти строки по поводу одного, сильно не понравившагося ему распоряженія.

Онъ любилъ коллективность даже совершенно самостоятельно создавалъ такія временныя учрежденія, въ которыя приглашалъ не только соотвътствующихъ чиновниковъ разныхъ въдомствъ и общественныхъ представителей, но иногда и лицъ, знакомыхъ, неръдко мало ему безъ всякаго приглашенія являвшихся "присутствовать"... Но любя коллективность, дълавшую возможность почти постоянно проявлять красноръчіе и остроуміе, онъ никогда не забывалъ своей руководящей, въ большинствъ случаевъ, ръшающей роли. Онъ способенъ былъ иногда каяться въ своихъ ошибкахъ и разъ публично принесъ локаяніе въ томъ, что, будучи вводимъ въ заблужденіе уъздными властями и земскими начальниками, долго ръшался отрицать существованіе въ 1891 г. голода—и тутъ-же не безъ остроумія разсказаль, какъ онъ ни въ одной избъ посъщенныхъ имъ селеній не нашелъ таракановъ.

— Если въ крестьянской избъ нътъ ни одного таракана, —добавилъ онъ, —то это уже дъйствительно, что тамъ нечего ъсть!..

Онъ былъ поразительно честолюбивъ, — и этимъ въ значительной степени можно объяснить какъ его одесную, такъ — и это главнымъ образомъ, — его ошую.

— Зачъмъ вы называете меня превосходительствомъ, когда знаете мое имя и отчество! — остановилъ онъ случайно заъхавшаго къ нему и приглашеннаго имъ къ завтраку извъстнаго писателя — врача В. О. Португалова и тутъ-же съ нъсколько неестественной шутливостью замътилъ: для своихъ чиновниковъ и тому подобныхъ я — генералъ, для людейже выдающихся я — просто Барановъ!...

Ясно, какъ день, на долю котораго изъ собесъдниковъ перепадало больше лести...

Отсюда понятна та необычайная любезность Баранова къ людямъ, выдъляющимся на всъхъ поприщахъ, преимущественно же къ представителямъ литературы и печати. Впрочемъ, бывали случаи совершенно противоположнаго обращенія, но они вызывались какимъ-либо въ большей или меньшей степени "противодъйствіемъ"...

Понятно, что о существующемъ, все болъе растущемъ и даже начинающемъ играть большую общественную роль интеллигентномъ кружкъ Баранову было хорошо извъстно. Временами онъ дълалъ попытки сблизиться съ этимъ кружкомъ и, случалось, оказывалъ отдъльнымъ его членамъ весьма серьезныя услуги, но такъ какъ никакой почвы къ серьезному сближенію не было, да и самъ кружокъ осмотрительно отъ этого сближенія уклонялся, то Барановъ почти всегда на него косился и даже, когда чувствовалось нъкоторое "противодъйствіе", принималъ противъ отдъльныхъ свои "мъры", всегда почти сокровенныя... Тъмъ не менъе этотъ человъкъ, мечтая объ "исторіи", никогда не вступалъ въ рѣшительную, хотя бы даже и закрытую борьбу съ интеллигенціей, —и это обстоятельство давало ей возможность работать сравнительно спокойно.

Какъ мы уже выше говорили, съ началомъ въ Нижегородской губерніи земскихъ статистическихъ работъ и прівздомъ В. Г. Короленко, начался въ Нижнемъ-Новгородъ сильный ростъ интеллигенціи. Здівсь поселились С. Я. Елпатьевскій, А. И. Богдановичъ, поэтъ А. М. Өедоровъ, А. А. Дробышъ - Дробышевскій, (А. Уманьскій), П. М. Шестаковъ (теперь сотрудникъ "Русск. Въдом."), А. Н. Ульяновъ (авторъ дътскихъ и народныхъ книжекъ, составившій впоследствіи, въ бытность библіотекаремъ мъстнаго соединеннаго клуба, прекрасный библіографическій каталогъ), врачъ-психіатръ П. П. Кащенко, А. А. Ольхинъ (известный адвокатъ), А. Д. Мысовская, (поэтесса, переводчица Альфреда Мюссе, впрочемъ, давнишняя нижегородка), В. И. Снъжневскій (какъ правитель дълъ мъстной архивной коммиссіи, описавшій множество архивныхъ дълъ и, такимъ образомъ, подготовившій прекрасный матерьялъ для мъстной исторіи, — преимущественно относящійся къ эпохъ кръпостнаго права), здъсь временно жилъ Н. Е. Петропавловскій (Каронинъ), сюда неръдко заъзжали Г. И. Успенскій, И. И. Свъденцовъ (Ивановичъ), наконецъ, здъсь существовали нъсколько лътъ филіальныя отдъленія казанскихъ газетъ: "Волжскаго Въстника" (завъдывалъ А. И. Иванчинъ - Писаревъ, въ настоящее время сотрудникъ "Русскаго Богатства") и "Казанскаго Биржеваго Листка" (завъдывалъ нынъ покойный П. Г. Ширяевъ, талантливый и дъятельный корреспондентъ). Къ тому-же времени возвратился "изъ дальнихъ странъ" даровитый адвокатъ и писатель-экономистъ А. А. Карелинъ-Макаренко (сынъ художника А. О. Карелина). Во "время Короленко" въ Нижнемъ-Новгородъ начали свои первые литературные опыты А. М. Пъшковъ (Максимъ Горькій), молодой провинціальный

журналисть, теперь работающій въмосковскихъ періодическихъ изданіяхъ Н. А. Скворцевъ и Е. Н. Чириковъ. Впрочемъ, послѣдній началъработать незадолго до того въ казанскихъ газетахъ, въ бытность студентомъ казанскаго университета.

Новая формація нижегородской интеллигенціи не богата была матеріальными средствами (Короленкопрівхаль полнымь беднякомь и первое время сильно нуждался, пріобрътая средства къ жизни исключительно корреспондированіемъ въ "Русскія Въдомости" и казанскія газеты), но за то она отличалась необычайной энергіей и самостоятельност;ю, этими върными признаками бодрагодуха и самобытной даровитости. Провинціальная затхлость не могла задавить этихъ людей, и они поръшили бороться какъ съ нею, такъ и съ массою тахъ золъ, которыя такой непроницаемой корой покрыли нашу провинцію. Слъдуя принципу, что всякій честный человъкъ, мъръ силъ и возможности, долженъ служить тому краю, въ которомъ онъ живетъ, они отдали свои силы и дарованія на службу Нижегородскому Поволжью. Въ службъ той и другой мъстности есть два пути: дъятельность общественная въ прямомъ смыслъ этого слова, преимущественно земская или городская, и дъятельность литературная. Оба рода дъятельности требуютъ борьбы съ вредными для общества элементами и работы по просвъщенію народныхъ массъ. Новая нижегородская интеллигенція и пошла по послъднему пути, какъ наиболъе для нея доступному. И въ Нижнемъ нашъ высокоталантливый писатель быль не столько беллетристомъ, сколько корреспондентомъ.

Поддерживаемые интеллигенціей, исключительно работающей на общественной почвъ, "корреспонденты", столь нелюбимые и презираемые въ провинціи, сыграли благороднъйшую и симпатичнъйшую рольвъ дълъ разоблаченія всевозмож-

ныхъ хищеній въ увздномъ земствв, городскомъ управленіи, Александровскомъ дворянскомъ банкъ, пароходномъ обществъ "Дружина" проч. Ихъ жгучія статьи попадали не вь бровь, а прямо въ глазъ и приводили рыцарей наживы въ бъшенство. Борьба казалась непосильною, но върность сообщаемыхъ фактовъ, твердость въ своей благодътельной дъятельности, поддержка почти всего мъстнаго образованнаго общества сдълали то, что "презрънные писаки" вышли побълителями и остались неуязвимыми, тогда какъ большинство дъльцовъ было посажено въ тюрьмы, отдано подъ судъ или разъ навсегда посрамлено передъ общественнымъ мнаніемъ. Громадна была роль корреспондентовъ также и во время неурожая 1891 г. и холеры 1892 — 94 гг. "Голодный годъ" В. Г. Короленко извъстенъ всей русской читающей публикъ, а "лукояновецъ" стало нарицательнымъ прозвищемъ... "Корреспонденты" мало по-малу расчистили хлую общественную атмосферу и провътрили мъстную общественную жизнь, которая съ теченіемъ времени начала принимать все болъе и болъе культурный характеръ.

Какъ на примъръ интеллигентнаго воздъйствія, укажемъ на существующій въ Нижнемъ всесословный клубъ, пользовавшійся нѣкогда незавидной славой. Въ настоящее время эта "слава" въ значительной степени "прогремъла" и замолкла. Маскарады, и тъмъ болъе скандальные, почти совсъмъ упразднились, въ залъ клуба устроили театральную арену, стали давать спектакли, концерты, литературные вечера и проч. Вошедшая въ составъ членовъ клуба интеллигенція обратила вниманіе и на заброшенную клубскую библіотеку, состоявшую до того изъ произведеній Понсонъ-дю-Террайля и т. п. печатнаго хлама. Библіотека перешла въ въдъніе интеллигентныхъ людей, и нъсколько лътъ, при участіи, какъ постояннаго библіотекаря А. Н. Ульянова, ею завъдывалъ В. Короленко. Лишній хламъ былъ убранъ, пріобрътены сочиненія всъхъ корифеевъ отечественной литературы, выписаны лучшіе журналы, на полкахъ библіотеки появилась масса спеціальныхъ популярныхънаучныхъпроизведеній. Клубъ, какъ самый богатый по матеріальнымъ средствамъ на Волгъ и имъющій свыше 1000 членовъ, сталъ учреждать стипендіи и въ мъстныхъ средне-учебныхъ заведеніяхъ, и въ университетахъ, сталъ поддерживать и низшія народныя школы. Въ началъ большинство членовъ клуба. состоявшее изъ чиновниковъ, конторщиковъ и приказчиковъ, сколько враждебно относилось къ такого рода "новшествамъ", а потомъ постепенно эта вражда стала сглаживаться и переходить въ совершенно противоположныя чувства... Вся масса того малообразованнаго люда, изъ котораго состоитъ главный контингентъ клуба, воочію, на самомъ дѣлѣ, увидѣла и убѣдилась, что интеллигенція не только говоритъ "хорошія слова", но и способна дълать "благое дъло".

Въ тоже знаменательное время въ Нижнемъ появилось множество просвътительныхъ и благотворительныхъ обществъ и учрежденій, въ которыхъ первенствующую роль играла все та же интеллигенція, во главъ съ В. Г. Короленко. Въ результатъ, къ тому, кого еще недавно величали "писакой", громадное большинство нижегородцевъ стало относиться восторженно и гордиться его пребываніемъ въ своей средъ.

Видя такіе результаты своей діятельности, В. Г. Короленко рішиль было окончательно остаться въ Нижнемъ и посвятить свои силы работі въ провинціальной печати. Вмісті съ гг. Протопоповымъ и Гориновымъ рішено было издавать газету "Волжское Слово", но попытка эта не удалась... Тогда В. Г. Короленко перетхалъ въ Петербургъ, а оттуда въ Полтаву, гді постоянно и жи-

ветъ, временами наъзжая по дъламъ въ съверную столицу.

Отъ Нижняго-Новгорода перехо-

димъ къ Самаръ.

Не смотря на то, что Самара—по преимуществу городъ хлъбнаго кулачества, въ ней съ середины прошлаго столътія, т. е. съ преобразованія изъ уѣзднаго въ губернскій городъ, были постоянные проблески интеллигентной жизни. Если въ Нижнемъ долгое время лидеромъ мъстной интеллигенціи былъ Гацискій, то такимъ-же лидеромъ въ Самарѣ въ свое время былъ В. О. Португаловъ, врачъ, писатель-популяризаторъ, сотрудникъ "толстыхъ" столичныхъ журналовъ. Къ сожалѣнію, этотъ замъчательный общественный дъятель на закатъ дней своихъ много утерялъ изъ своего прежняго значенія. Такая перемізна въ отношеніи мъстнаго общества къ старику Португалову объясняется отчасти его неуживчивымъ характеромъ и излишней ръзкостью лишенныхъ неръдко справедливости отзывовъ его о тъхъ лицахъ, которыхъ онъ почему либо считалъ своими врагами. Однако, послъ внезапной кончины B. O. "враги" Португалова эти сразу забыли свои счеты съ покойнымъ; мало того, мъстные "антисемиты" забыли даже, что онъ "жидъ",—и не только все мъстное общество, но и громадныя толпы простонародья, любившаго, его, какъ врача, -- любившаго его за безкорыстіе и отзывчивость къ нуждамъ бъдняковъ, -- провожали его въ послъднее мъсто упокоенія на мъстномъ еврейскомъ кладбищъ.

До начала девятидесятыхъ годовъ самарскія газеты представляли изъ себя, можно сказать, одну печатную бумагу, но вотъ въ 1894 году "Самарская Газета" переходитъ отъ прежняго ея владъльца, антрепренера мъстнаго театра, Новикова, къ купцу С. И. Костерину, а во главъ редакціи становится Н. П. Ашешовъ (сотрудникъ въ настоящее время журнала "Образованіе"). Къ новой

редакціи скоро присоединяется цѣлый кружокъ интеллигентныхъ лицъ, по независящимъ обстоятельствамъ попавшихъ на жительство въ Самару. Злъсь поселяются: Е. Н. Чириковъ. извъстный впослъдствіи экономистъ марксистскаго лагеря, нынъ покойный Р. Э. Циммерманъ (Р. Гвоздевъ), марксистъ П. П. Масловъ, тоже А. К. Клафтонъ, И. А. Керчикеръ и др. Вскоръкъ этому кружку примкнули, за исключеніемъ лишь Португалова, и мъстныя литературныя силы: извъстный беллетристъ и инженеръ Н. Г. Михайловскій (Н. Гаринъ), поэтесса Е. А. Буланина, П. П. Крыловъ (свътлая личность, весьма популярный въ городъ врачъ, филантропъ, всероссійски извъстный устройствомъ столовыхъ и другими заботами о крестьянскихъ дътяхъ во время самарскихъ "недородовъ") и мн. др. Такимъ образомъ, изъ ничтожной газетки сразу выросъ солидный мъстный органъ, обратившій на себя вниманіе всей русской печати, тъмъ болъе, что въ спискахъ сотрудниковъ появились такіе крупныя имена, какъ В. Г. Короленко, Д. Н. Маминъ-Сибирякъ и пр. Къ сожалънію, въ концъ того-же 1894 года между завѣдующимъ редакціей г. Ашешовымъ и сотрудниками, вслъдствіе принципіальныхъ разногласій, послѣдовалъ разрывъ. Вмъсто ушедшихъ сотрудниковъ въ "Самарскую Газету" были приглашены: прежде провинціальный, а потомъ столичный журналистъ С. С. Гусевъ (Слово Глаголь) и А. М. Пъшковъ (Максимъ Горькій), начинавшій входить въ то время уже въ извъстность. Впрочемъ, г. Гусевъ пробылъ въ Самаръ недолго, а съ осени 1895 г., вмъсто Н. П. Ашемова, перешедшаго въ "Нижегородскій Листокъ", завъдующимъ редакціей сталъ А. А. Дробышъ-Дробышевскій (А. Уманьскій). Оставшіеся "не у дълъ" сотрудники "Самарской Газеты" съ весны 1895 года пристроились къ другой мъстной газетъ "Самарскій Въстникъ", изда-

ваемой бузулукскимъ предводителемъ дворянства Н. К. Реутовскимъ. Незамътный до тъхъ поръ "Самарскій Въстникъ" сталъ все болье и болъе обращать на себя общественное внимание и постепенно принимать яркую марксистскую окраску, а въ концъ концевъ, съ осени 1896 года, когда компаніономъ Реутовскаго сдѣлался Н. Г. Михайловскій (Гаринъ), обратился въ первую и единственную въ Россіи марксистскую газету, въ которой стали принимать участіе такіе столпы нашего марксизма, какъ П. Б. Струве, М. И. Туганъ-Барановскій и др. Однако, весной слъдующаго-же 1897 года "Самарскій Въстникъ" былъ пріостановленъ и болъе уже не возрождался. Понятно, что между объими газетами, какъ это и всегда бываетъ въ провинціальныхъ городахъ, имфющихъ двф и болъе газеты, возникала неръдко весьма острая полемика. Особенно сильно волновала мъстное общественное мивніе полемика, которая въ разное время и въ продолжение мъсяца и даже двухъ велась между фельетонистомъ "Самарской Газеты" Іегудіиломъ Хламидою (псевдонимъ всемірно-извѣстнаго писателя) съ фельетонистами "Самарскаго Въстника, сначала г. Сфинксомъ, а потомъ пишущимъ строки. Какъ въ свое время заинтересованное лицо, я не беру на себя смълость судить, которая изъ полемизирующихъ сторонъ была права, хотя и позволю замътить, что объ стороны иногда увлекались до того, что ръшались съ принципіальной почвы переходить на личную почву... Впрочемъ, въ наиболъе серьезные моменты объ газеты умъли быть солидарными, напр., въ вопросъ беззастънчивости пресловутаго "россійскаго телеграфнаго агентства", при оскорбленіи представителей печати въ одномъ мъстномъ клубъ, при погребеніи Португалова и Е. А. Норкиной (корректорши "Самарской Газеты", самоотверженной женщинытруженицы, снискавшей глубокое

уваженіе не только всъхъ мъстныхъ литераторовъ, наборщино И ковъ всъхъ самарскихъ типографій. Скромную корректоршу хоронили торжественно, съ массою вънковъ, при большомъ стеченіи провожающихъ, среди которыхъ было много представителей мъстной интеллигенціи и значительная часть самарскаго типографскаго рабочаго люда. Всю дорогу гробъ несли наборщики и литераторы, въ томъ числъ и Максимъ Горькій. Объ газеты посвятили почившей горячіе некрологифельетоны). Иниціативъ наъзжихъ литераторовъ въ значительной степени обязано своимъ существованіемъ и самарское общество взаимопомощи книгопечатниковъ.

Теперь нъсколько словъ объ Орлъ.

Конечно, на родинъ И. С. Тургенева, Н. А. Лъскова, А. А. Шеншина (Фета), П. И. Якушкина, никогда не было недостатка въ интеллигентныхъ силахъ, тъмъ не менъе Орелъ, по крайней мъръ, во время моего въ немъ проживанія (1901—1902), не отличался особенной интеллигентностью.

Самой крупной современной орловской знаменитостью является извъстный губернскій предводитель М. А. Стаховичъ, прославившійся на всю Россію своими ръчами и въ настоящее время состоящій главноуполномоченнымъ дворянскаго санитарнаго отряда на театръ военныхъ дъйствій. Къ сожальнію, между общественнымъ этимъ виднымъ дъятелемъ и мъстной весьма симпатичной газетой, съ которой до тъхъ поръ онъ сохранялъ самыя близкія отношенія, произошелъ въ концъ 1902 г. печальный инцидентъ изъ за отчетовъ о засъданіяхъ губернскаго земскаго собранія, — инциприведшій къ нежелательнымъ административнымъ воздъйствіямъ.... Не берусь судить, правъ, кто виноватъ въ этой печальной исторіи столкновенія земства съ мъстной печатью, которыя уже по самому существу своему не должны быть врагами, а скоръе союзниками. Я въ то время оставилъ уже Орелъ, изъ циркулирующихъ-же въ московскихъ и петербургскихъ литературныхъ кружкахъ слуховъ можно было заключить, что объ стороны нъсколько увлеклись...

Изъ наиболъе выдающихся орловскихъ земцевъ отмътимъ елецкаго предводителя дворянства А. А. Ста-(брата М. А.), ховича писателя. стойкаго борца за народное просвъщеніе, Ө. И. Татаринова (предсъдателя орловской уъздной земской управы), Полънова, Кологривова (предсѣдателя болховской уъздной земской управы) и др. Въ мъстныхъ просвътительныхъ и благотворительныхъ учрежденіяхъ играетъ, какъ и вездъ, гдъ таковая существуетъ, --- группа интеллигенціи, состоящая изъ земскихъ статистиковъ (князь Оболенскій, Каринскій, П. Д. Радковскій и др.), присяжныхъ повъренныхъ (А. Н. Рейнгардтъ, Богословскій), педагоговъ (Прозоровскій, М. А. Аблецова), врачей (И. Н. Севастьяновъ) и др. лицъ (г-жа Полторацкая). Къ сожалънію, орловская интеллигенція, въ силу какъ чисто внъшнихъ, такъ и внутреннихъ условій, не отличается единеніемъ и разбита на мелкіе кружки, не склонные къ довърію другъ къ другу. Впрочемъ, по обстоятельствамъ нашей общественной жизни, такая изолированность является неръдко неизбъжною....

Мъстная газета "Орловскій Въстникъ", издающаяся теперь подъредакціей кандидата математическихъ наукъ А. И. Аристова и въначалъ текущаго года справлявшая свое тридцатилътіе, почти въ теченіе всего существованія и несмотря на частыя перемъны редакцій, —была симпатичнымъ и прогрессивнымъ органомъ печати, принесшимъ не малую пользу мъстному краю. Обиліе корреспонденцій изъ уъздовъ не только Орловской, но и сосъд-

нихъ губерній, не имъвшихъ своихъ частныхъ печатныхъ органовъ, давно снискали "Орловскому Въстнику" вниманіе всей русской печати, вмъстъ съ тъмъ и часто давали поводъ къ возбужденію противъ редакціи многочисленныхъ процессовъ, кончавшихся, однако, въбольшинствъ случаевъ или оправданіемъ, или незначительнымъ штрафомъ. Случалось, что въ мъстномъ окружномъ судъ въ одинъ и тотъ-же день разсматривалась цълая серія "дълъ", возбужденныхъ противъ редакціи "Орловскаго Въстника". Конечно. въ этомъ нътъ ничего удивительнаго. Такова уже доля русской провинціальной газеты, поставленной условіями провинціальной жизни на почву даже не столько просвътительную, сколько обличительную. Въ прежніе періоды существованія "Орловскаго Въстника" въ участіе принимали Бълоконскій. Л. Е. Оболенскій, А. Н. Рейнгардтъ, Цодиковъ, М. К. Лемке, А. А. Стаховичъ, М. А. Стаховичъ, а въ позднъйшее -- П. Д. Радковскій, остроумный фельетонистъ Э. І. Павчинскій, поэтъ-самоучка В. И. Селиховъ, В. П. Коньковъ, Шульга и мн. др.

Заканчивая свою статью, я считаю необходимымъ еще разъ напомнить читателю, что я не брался писать всъхъ существовавшихъ исторію или существующихъ въ Россіи интеллигентныхъ кружковъ. Я указалъ даже всѣхъ кружковъ, въ которыхъ въ той или другой. степени мнъ приходилось вращаться (напр., въ Саратовъ, — одномъ изъ самыхъ интеллигентныхъ центровъ не только Поволжья, но и всей русской провинціи), наконецъ, въ своихъ отрывочныхъ свъдъніяхъ я не исчерпалъ даже и четвертой доли того, о чемъ могъ-бы побесъдовать съ читателями, хотя-бы о тъхъ-же кружкахъ, о которыхъ говорится въ настоящей статьъ. Повторяю, что все написанное здъсь не носить въ себъ ни малъйшей

претензіи не только на "исторію", но даже на обзоръ.—это не болѣе, не менѣе, какъ простыя и отрывочныя замѣтки "изъ записной книжки провинціала", какъ и свидѣтельствуетъ о томъ заголовокъ самой статьи.

Тѣмъ не менъе, пробъгая эти бъглыя замътки, несмотря даже на всю ихъ неполноту, читатель можетъ убъдиться, что русская провинція, утопающая въ 86% безграмотности, все-же жила и живетъ не одними лишь "жратвенными" интересами, что "свътъ и во тьмъ свътитъ и тьма его необъяла", что въ ней были и есть люди, которые работали и работаютъ на пользу общественную, и если ихъ работа не всегда была широкопродуктивной, то не ихъ въ томъ вина, а въ тъхъ внъшнихъ условіяхъ, которыя тормозятъ общественную дъятельность въ нашемъ отечествъ и часто сводятъ къ нулю самыя благороднъйшія начинанія. И все-же работа интеллигентныхъ кружковъ не осталась безъ результата. Лица, примыкавшія къ этимъ частнымъ кружкамъ, не имъвшимъ ни малъйшаго офиціальнаго значенія, собиравшіяся иной разъ не болъе, какъ знакомые, въ частномъ домъ, но руководимые одной общей идеей, проводили въ жизнь на всъхъ поприщахъ все, что можно было только провести при данныхъ условіяхъ....

Въ лицъ куцаго мъстнаго самоуправленія, далекой отъ совершенства народной школы, мъстной печати, популярной книжки и прочихъ тому подобныхъ общественныхъ и просвътительныхъ факторовъ, эти кружки, постепенно сокращая предълы "тьмы", расширяли предълы "свъта". Благодаря ихъ благотворной дъятельности росли кадры интеллигенціи за счетъ техъ слоевъ населенія, которые еще сравнительно недавно были чужды интеллектуальнымъ запросамъ. Въ самыхъ захолустныхъ палестинахъ появились интеллигентные мъщане, ремесленники,

рабочіе, "служащіе", приказчики, крестьяне, которые, соприкасаясь, съ одной стороны съ интеллигенціей, а съ другой не разрывая связи съ низшими слоями населенія, являются надежнъйшимъ и твердымъ мостомъ для единенія интеллигенціи съ народомъ. Русская интеллигенція теперь уже не одинока... А при такихъ условіяхъ, какъ ни великъ былъ бы еще мракъ невъжества въ нашей провинціи, и тамъ можно уже жить, можно работать...

"Идеи, зарождающіяся въ столицахъ, проникаютъ въ провинцію, откладываются здась, накопляются, растутъ и часто затъмъ питаютъ самые центры этой живой, сохранившейся силой тогда, когда въ столицахъ источники порою уже изсякли,--говорилъ В. Г. Короленко 4 января 1896 г. на прощальномъ объдъ, которымъ чествовало его нижегородское интеллигентное общество. —Есть извъстная глубина, до которой не достигаютъ колебанія, происходящія на поверхности. Правда, первое ощущеніе человъка, попадающаго въ водоемъ болъе или менъе внезапно,-есть ощущеніе холода и нъкоторой жуткости. Но послъдующія же минуты несутъ лишь ободряющую свъжесть. Чувствуешь, что это жизнь и что источники этой жизни не изсякнутъ, какія бы порой изсушающія въянія не шли изъ "центровъ". Говорятъ, провинція затягиваетъ, говорятъ, здѣсь люди спиваются и не знаютъ другихъ интересовъ, кромъ картъ И Правда, и теперь я стою со стаканомъ вина, но все же думаю, что не подвергался съ этой стороны особенной опасности. Тъмъ не менъе скажу и я: "Да, провинція затягиваетъ! Не картами и виномъ, а проснувшимися въ ней живыми мъстными интересами". Жизнь всюду! Есть жизнь и въ столицахъ, кипучая и интересная. Но тутъ есть одна существеннаго отличія: то, что въ столицъ является по большей части борьбой идей, — здъсь принимаетъ форму реальной борьбы живыхъ лицъ и явленій. Да, это затягиваетъ, и именно потому, что это такъ живо, и въ особенности потому, что оно "особенно живо именно въ послъдніе годы".

Такъ бодро смотритъ талантливый писатель на провинцію и такъ въритъ не только въ ея живучесть, но и въ способность ея оживить чахнущіе теперь центры. Впрочемъ,

глубокая въра въ жизненность русской провинціи стала такою очевидностью, что этотъ фактъ не отрицается теперь даже самыми ярыми поклонниками "центровъ".... Несомнънно, что "въ глубинъ Россіи" проходитъ "въковая тишина" и вмъсто въчной ночи загорается заря новой русской жизни земскаго уклада....

Смарагдъ Торностаевъ.



Не зови, не буди,
Ясныхъ сновъ не тревожь.
Жуткой правды я знать не хочу.
Вижу рай впереди,
Върю въ чудную ложь,
Въ міръ иллюзій надеждой лечу...

Не буди, не зови,
Не гони моихъ сновъ:
Палачей береги для себя.
Върю силъ любви,
Призываю любовь
И умру для любви и любя...

И. Мордвиновъ.





## Изъ общественной жизни.

С. Плевако.

IV.

## Сорокалътіе суда присяжныхъ.

I.

ноября Судебная реформа 20 1864 года является однимъ изъ величественнъйшихъ памятниковъ незабвеннаго царствованія Императора Александра II. Властно провозгласивъ принципъ "правда и милость да царствуютъ въ судахъ", царь-законодатель создалъ Судебные Уставы, долженствовавшіе обезпечить незыблемость этого принципа, долженствовавшіе дать Россіи "судъ правый, скорый, милостивый и равный для всъхъ подданныхъ", возвышающій судебную власть, дарующій ей надлежащую самостоятельность и вообще утверждающій въ народъ "то уваженіе къ закону, безъ коего невозможно общественное благосостояніе, которое должно быть постояннымъ руководителемъ дъйствій всѣхъ и каждаго, отъ высшаго до низшаго".

Реформа была не только величественна, но и въ высокой степени ръшительна. "Публичное судопроизводство, гласность, присяжные, адвокатура, освобожденіе суда отъ администраціи... Если бы въ прежнія времена, -- писалъ въ своемъ дневникъ А. В. Никитенко въ 1862 году, -- вздумалъ бы кто только помечтать о подобныхъ вещахъ, и мечта его какъ нибудь вылетъла бы изъ его устъ, — тотъ былъ бы сочтенъ за сумасшедшаго или за государственнаго преступника". 19 февраля 1861 года сдълало для Россіи возможнымъ то, о чемъ за нъсколько лътъ до этого нельзя было и думать. И не только возможнымъ: съ паденіемъ крѣпостного права необходимость созданія прочнаго правового порядка и его охраны -- независимаго суда-стала первой необходимостью. Новая жизнь уже не могла мириться съ старыми дряхлыми формами. Она не могла допустить, чтобы надъ освобожденной и признанной личностью тяготъли древнія нормы, именно не признававшія въ русскомъ человъкъ личности, отрицалшія то, что было за человъкомъ утверждено великой освободительной хартіей. Изъ признанія правъ личности логически вытекала необходимость охраны этихъ правъ, а такая миссія не могла быть поручена дореформенному суду съ его тайнымъ, инквизиціоннымъ производствомъ, не обставленнымъ никакими гарантіями, наконецъ, съ его волокитой, взяточничествомъ и неправдой, ставшими синонимами для нашего стараго суда.

Императоръ Александръ II вполнъ сознавалъ настоятельность судебной реформы. Уже при вступленіи на престолъ, въ манифестъ 19 марта 1858 года, имъ были провозглашены знаменательныя слова: "правда и милость да царствують въ судахъ" и вслъдъ за этимъ онъ сталъ принимать мъры къ скоръйшему осуществленію своихъ желаній. Эти стремленія Государя встрѣтили полное сочувствіе и со стороны исполнителей Высочайшихъ начертаній. Умственный и нравственный подъемъ, охватившій Россію въ этомъ періодъ, важность и значение предстоявшей работы привлекъ въ ряды дъятелей судебной реформы лучшихъ людей того славнаго времени, заставилъ ихъ отдаться дълу съ горячей любовью и неутомимой энергіей, а соотвътствіе выработанныхъ ими положеній съ идеалами общества обезпечило судебной реформъ возможность созданія даже такого радикальнаго института, какимъбылъ судъ присяжныхъ.

Имъя въ виду посвятить нашу статью всецъло обзору судебъ этого послъдняго творенія великой эпохи реформъ, мы остановимся нъсколько подробнъе на тъхъ обстоятельствахъ, которыя вызвали у составителей судебныхъ уставовъ мысль о желательности установленія суда присяжныхъ.

Исторія судебной реформы обнаруживаєть, что на этотъ шагъ ръшились не сразу. Какъ ни былъ настроенъ либерально и ръшительно гр. Блудовъ, на долю котораго выпала

счастливая честь положить начало новому суду, но и онъ, выдвигая невозможныя, по понятіямъ его времени, требованія къ судебной реформъ, не рискнулъ, однако, предложить ввести въ Россіи судъ присяжныхъ. Если мы вспомнимъ, что гр. Блудовъ счелъ "непреложными началами" проектированной реформы отдъленіе власти судебной отъ административной, уничтоженіе канцелярской тайны, введеніе адвокаустности, гласности, начало двухъ инстанцій и пр., — то убъдимся, какъ радикаленъ былъ шагъ. предпринятый комиссіей 1862 г., "заруднинскою могучею кучкою -- по выраженію Г. А. Джаншіева, результатомъ котораго было дарованіе Россіи присяжнаго суда.

Интересно прослъдить возникновеніе и развитіе этого момента суреформы. дебной Первопричину такого поворота во взглядахъ дъятелей судебной реформы слъдуетъ, по справедливости, видъть въ приглашеніи къ участію въ работахъ комиссіи "юристовъ", представителей права; войдя въ комиссіи въ лицъ такихъ видныхъ дъятелей, какъ Н. А. Буцковскій, Н. И. Стояновскій, Д. А. Ровинскій, К. П. Побъдоносцевъ и др., имъя во главъ В. П. Буткова и С. И. Заруднаго, юристы не замедлили бросить на работы комиссіи новый свътъ, единственно приведшій къ тъмъ результатамъ, которыхъ достигла судебная реформа. Этотъ свътъ былъ-наука права, ранъе тщательно закрывавшійся, но, какъ понимаетъ всякій, только и способный дать реформъ цълостность, прочность, а главное жизненность. Въ то же время этотъ свътъ выяснилъ, что реформа должна быть коренною, радикальной, что никакія частичныя улучшенія не способны создать твердаго правопорядка, обезпечить личности надлежащую охрану ея правъ, обезпечить "народное благосостояніе".

Юристы, разсмотръвъ проекты гр. Блудова, убъдились, что какъ ни

были они хороши сами по себѣ, но переработка ихъ есть необходимость и потому, что эти проекты не были согласованы между собою и потому, что давая много— они не дѣлали всего. Былъ въ нихъ важный пробѣлъ, и безъ выполненія его реформа оказалась бы, такъ сказать, на полдорогѣ. Этимъ пробѣломъ являлось отсутствіе присяжнаго суда.

Соотвътственно такому ръшенію, первымъ шагомъ замъстившаго гр. Блудова — кн. П. П. Гагарина было иєходатайствованіе оффиціальнаго разръшенія "юристамъ" на полную свободу дъйствій и возможность пользованія указаніями науки и прак-ТИКИ цивилизованныхъ народовъ (см. Джаншіевъ, Зн. вел. реф. 424). Получивъ въ 1862 г. это право, коммиссія уже не стала откладывать своего предположенія о судъ присяжныхъ и въ составленномъ ею прошеніи "главныхъ началъ" --- соображенія о судъ присяжныхъ занимаютъ видное мъсто.

Впослъдствіи стало обычнымъ мъстомъ упрекать составителей Судебныхъ Уставовъ въ томъ, что предлагая судъ присяжныхъ, они руководились исключительно политическими мотивами. Совершенно справедливо говоритъ Г. А. Джаншіевъ, что "мнъніе это лишено всякаго основанія". Напротивъ, дъятели судебной реформы, внося предложеніе дать Россіи судъ присяжныхъ, руководились исключительно юридическими мотивами, и въ запискахъ Буцковскаго и Заруднаго можно цълый рядъ соображеній, опровергающихъ мнъніе враговъ суда присяжныхъ, повторяемое даже въ наши дни, будто судъ присяжныхъ есть учрежденіе "революціонно-демократическое, несовивстное съ самодержавіемъ".

Предложеніе комиссіи было одобрено Высочайшею Властью. Въ Государственномъ Совътъ оно прошло единогласно, причемъ даже завзятый кръпостникъ гр. Панинъ ръшительно заявилъ, что "дъйствительно независимымъ можетъ быть только судъ присяжныхъ". Съ восторгомъ привътствовало его русское общество и русская печать, причемъ горячими защитниками его являлись даже тъ, кто спустя нъсколько лътъ стали въ ряды его жгучихъ враговъ и ненавистниковъ. "Судъ, отправляемый публично и при участіи присяжныхъ, — писалъ М. Н. Катковъ по поводу открытія новаго суда въ Москвъ, -- будетъ живою общественною силою, и идея законности и права станетъ могучимъ дъятелемъ народной жизни"... "Да будетъ благословенъ Монсей", горячо восклицалъ "Голосъ", — "изведшій насъ изъ неволи, пишущій и дающій намъ скрижали новаго завъта для новой жизни".

Не радовалась новому суду только администрація. А. В. Никитенко (III, 156—157), передавая свои впечатлънія по поводу исполненія обязанностей присяжнаго засъдателя, сообщаетъ такой фактъ: предъ уходомъ изъ суда онъ бесъдовалъ съ прокуроромъ. Послъдній съ глубокимъ прискорбіемъ жаловался на то, что администрація всячески старается вредить судамъ, и если встрътится какая нибудь ошибка съ ихъ стороны, то сходитъ съума отъ радости. А Катковъ, въ тъ поры убъжденный сторонникъ новаго суда, давалъ ключъ къ пониманію этого отношенія администраціи къ суду: "Новые порядки, -- писалъ онъ, -должны сталкиваться съ старыми, которые существуютъ издавна господствовали до сихъ поръ исключительно. До сихъ поръ бюрократическая администрація была у насъ во всемъ. Прежнія судебныя учрежденія были только придаткомъ къ администраціи. Теперь является новое начало, которое должно оказать дъйствіе повсюду и видоизмъняетъ весь строй нашего гражданскаго быта", —будутъ дълаемы разнего рода покушенія, попытки подорвать силу новаго порядка",пессимистически прибавляетъ Катковъ, быть можетъ, еще не подозръвая, какъ скоро суждено оправдаться его горькому предсказанію.

А золотые дни новаго суда уже были на закатъ. Не прошло и трехъ лътъ, началось обратное движеніе, продолжавшееся до послъдняго времени и имъвшее цълью съузить до уничтоженія области примъненія выработанныхъ Заруднинской кучкой "непреложныхъ началъ". Началось съ гласности и независимости суда. "Революціонно-консервативн. "Въсть", по поводу оправданія одного чиновника, признаннаго судомъ душевно больнымъ, обвиняла новый судъ въ революціонныхъ стремленіяхъ. Министръ внутреннихъ дълъ 11. А. Валуевъ и шефъ жандармовъ гр. П. А. Шуваловъ стремились взять суды подъ административную 1866 года послъопеку. 13 мая довалъ рескриптъ на имя предсъдателя комитета министровъ, а 22 іюля того же года было издано Положеніе комитета, гдф разъяснялось, чины судебныхъ въдомствъ обязаны подчиняться законнымътребованіямъ губернаторовъ и оказывать имъ должное уваженіе. Затъмъ послъдовалъ цълый рядъ новыхъ распоряженій правительства, низводившихъ новый судъ съ той высоты, на которую воздвигъ Манифестъ 20 ноября. Конецъ семидесятыхъ и восьмидесятые годы стали эпохой полной реакціи и въ отношеніи судебныхъ уставовъ. Одно за другимъ отмънялось или сокращалось дъйствіе непреложныхъ началъ. По образному выраженію г. Обнинскаго "по отношенію къ благоденствію нашего судебнаго строя, время это напоминаетъ севастопольское сидъніе, когда мъсяцъ обороны зачислялся осажденнымъ за годъ и на дълъ чувствовался не короче его.. Тяжелыя минуты приходилось переживать судебнымъ уставамъ, а искреннымъ друзьямъ ихъ, върнымъ завътамъ 1864 года минуты эти должны были казаться въчностью. Переживаемые моменты подобны тому, когда слъдишь, напр., за человъкомъ находящимся въ той или иной опасности, съ замирающимъ сердцемъ наблюдая, какъ онъ переходитъ пропасть по зыбкимъ мосткамъ, борется съ волнами, переплывая ръку, или идетъ по тонкому, хрупкому льду, сгибнетъ ли онъ на пути или достигнетъ желаннаго берега?.."

Г. Обнинскій такъ описываетъ это время: "сегодня на очереди вопросъ о переименованіи "судебныхъ уставовъ Императора Александра II, въ подлежащій томъ свода законовъ, завтра объ ограниченіи ограниченной уже компетенціи суда присяжныхъ засъдателей, послъ завтра — о замънъ кассаціоннаго порядка ревизіоннымъ и т. д."

Конечно, эти направленія не могли отразиться на цълости судебныхъ уставовъ. Хотя большинству намъреній и не удалось осуществиться, все же сдъланнаго было достаточно для сильнаго отдаленія новаго суда отъ идеаловъ 1864 года. Пострадали ръшительно всъ "непреложныя начала" судебной реформы: не смъняемость судей, гласность, судъ присяжныхъ. Рядомъ новеллъ и циркуляровъ всв принципы подверглись существеннымъ передълкамъ. Особенному гоненію подвергся судъ присяжныхъ. Подъвпечатл вніемъ политическихъ событій 70-хъ и 80-хъ годовъ присяжные засъдатели были взяты подъ подозрѣніе въ противоправительственныхъ стремленіяхъ, и были приняты ръшительныя мъры паролизовать эту, яко бы, тенденцію присяжнаго суда. У реакціонной печати развязались языки, --- и градъ нареканій, глумленія посыпались на головъприсяжныхъ, притомъвъряды противниковъ ихъ перешли даже недавніе защитники, какъ, напр., Катковъ, съ презръніемъ бросившій въ лицо присяжнаго суда позорное, по его мнънію, прозвище "суда улицы."

Г. А. Джаншіевъ такъ описываетъ эту эпоху существованія новаго суда: "началась безпощадная тра-

вля всѣхъ новыхъ судебныхъ установленій, независимость суда стала выдаваться за начало антигосударственное, законность—за анархическое начало, а судъ общественной совѣсти—за невѣжественный и произвольный судъ толпы, противный духу государственнаго строя Россіи".

И вотъ "заподозрѣнный, преслѣдуемый, едва терпимый и постоянно сокращаемый" судъ присяжныхъ долженъ былъ влачить самое незавидное существованіе, и только 1895 годъ открылъ для него надежду на лучшее будущее, когда представители судебной власти, и прокуратуры почти въ одинъ голосъ удостовъряли, что "судъ присяжныхъ лучшая форма суда, пользующаяся довъріемъ не только въ образованномъ обществъ, но и среди простого народа".

## II.

переходимъ къ изложенію тъхъ испытаній, которыя выпали на долю суда присяжныхъ за сорокъ лътъ его существованія. Къ сожалънію, размъры нашей статьи не позволяють намъ во всъхъ подробностяхъ прослъдить эволюцію названнаго института, основной тенденціей которой было послѣдовательное и неуклонное сокращеніе его компетенціи, а единственною цѣлью — полное его уничтоже-Намъ приходится останавливаться только на главнъйшихъ моментахъ этой эволюціи, но мы увърены, что изложение ихъ будетъ вполнъ достаточно для того, чтобы читатель выясниль себъ теперешнее положение суда присяжныхъ.

Испытанія для присяжнаго суда начались вскор'в же по открытіи ими д'в'йствій. Хотя въ Государственномъ Сов'ять судъ присяжныхъ не встр'втилъ ни одного противника, и вопросъ о его введеніи прошелъ единогласно, причемъ даже такой завзятый консерваторъ и кр'впостникъ, какимъ былъ гр. Панинъ, и тотъ не

нашелъ ни одного возраженія противъ присяжныхъ, все же въ средъ администраціи низшихъ степеней: введеніе присяжнаго суда породило неудовольствіе. Бюрократы не могли примириться съ мыслью, что рядомъ съ ними будетъ существовать такое самостоятельное и независимое учрежденіе, какимъ былъ новый судъ вообще, а судъ присяжныхъ въ особенности. Для нихъ, воспитанныхъ на произволъ и самовластім, горькобыло думать, что миновали прекрасные дни Арнхуэса, что они ужене въ состояніи такъ командовать судами, какъ командовали въ доброе старое время. Воспоминанія отъхъ годахъ, когда судьямъ можнобыло предписывать тотъ или иной приговоръ, когда можно было, пожеланію, оправдывать гнуснъйшагопреступника и осуждать на тяжелоенаказаніе непонравившагося человъка, слишкомъ были еще свъжи, слишкомъ привлекательны, чтобы бюрократы могли разомъ и навсегда отръшиться отъ нихъ. И вотъначалась борьба съ новыми судебными установленіями, сначала глухая, подпольная, а потомъ, по мъръ угасанія подъема освободительной эпохи, болъе открытая, болъе ръшительная. Для суда создали особый счетъ, въ кредитъ ему ничегописали, за то внимательно и усердно ставили въ дебетъ каждую его невольную ошибку, каждый случайный промахъ. И по поводу каждой такой записи враги судебной: реформы поднимали невообразимый шумъ и крикъ, твердили о разрушеніи основъ государства, и въ этомъ своемъ "почтенномъ" походъ находили сочувствіе и поддержку въ реакціонной печати, негодовавшей на судъ за то, что благодаря ему уже не оставались скрытыми злоупотребленія и произволъ возлюбленной ею бюрократіи.

Первое столкновеніе послѣдней съ присяжнымъ судомъ произошло на почвѣ оправдательнаго вердикта, вынесеннаго присяжными въ

1867 году нъкоемому чиновнику Протопопову, обвинявшемуся въ оскорбленіи начальника, но признанному на судъ сумасшедшимъ. Этотъ приговоръ возмутилъ тогдашняго министра внутреннихъ дълъ П. А. Валуева, въ въдомствъ котораго служилъ Протопоповъ, и онъ съ настойчивостью сталъ добиваться отмъны противозаконнаго, по его мнънію, приговора. Въ то же время, по его мысли, реакціонная "Въсть" помъстила обвинительную статью противъ суда присяжныхъ, гдъ доходила до того, что приписывала присяжныхъ ни болъе, ни менъе, какъ революціонныя наклонности. «Статья эта была замъчена; "Въсти" грозила непріятность, но П. А. Валуевъ не покинулъ въ бъдъ свою. пріятельницу; онъ отстояль ее (см. дневникъ А. В. Никитенко), но еще болъе вознегодовалъ на присяжныхъ. Возмущение достигло крайнихъ предъловъ, когда для Валуева оказалось невозможнымъ измънить вердиктъ по дълу Протопопова. Какъ разъ въ это время долженъ былъ оставить свой постъ министръ юстиціи Замятнинъ, истинный другъ судебной реформы, его смънилъ гр. Паленъ, такой же консерваторъ, что и П. А. Валуевъ, и уже вдвоемъ они взялись за дъло погребенія присяжнаго суда. Желая быть ръшительнымъ, гр. Паленъ составилъ проектъ объ уничтоженіи присяжнаго суда, и счастье для последняго, что проектъ этотъ появился немного рано. Еще живы были настроенія эпохи реформъ, Россія еще переживала медовый мъсяцъ своего возрожденія, она еще глубоко преклонялась передъ идеаломъ свободы и законности, —и проектъ гр. Палена потерпълъ круше-Hie.

Но это, конечно, не могло остановить сторонниковъ регресса. Они продолжали свое темное дъло, продолжали настойчиво и упорно, словно чувствуя, что недалеко то время, когда ихъ голосъ пріобрътетъ силу, будетъ не только услышанъ, но и

принятъ "къ свъдънію и руковод-

Несчастныя событія 70-хъ и 80-хъ годовъ дали реакціонерамъ желанное торжество. И въ обществъ, и въ правительствъ произошелъ переполохъ, на дъятельность освободительной эпохи стали смотръть, какъ на роковую ошибку, и одно за другимъ пошли мъропріятія, стирающія, что только было можно стереть изъ созданнаго 60-ми годами. Нависшія сумерки бросили свою тівнь на судъ присяжныхъ. Исторія этого времени — есть непрерывная цъпь новеллъ, подрывавшихъ значеніе присяжнаго суда, отвлекавшихъ его на задній планъ, изъ центральнаго мъста судебной реформы дълавшихъ его ненужнымъ, даже лишнимъ придаткомъ.

Въ 1881 году послѣдовало Высочайшее повелѣніе о наименованіи Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 г.—"Судебными Уставами Императора Александра ІІ", дабы они служили,—по выраженію Указа 17-го апрѣля 1884 года,—"законодательнымъ памятникомъ прошлаго царствованія".

"При недобрыхъ ауспиціяхъ",—говоритъ Г. А. Джаншіевъ въ своихъ "Основахъ судебныхъ реформъ" произошло это наименованіе. Реакціонеры уже были въ чести и безъ опасеній, открыто вели борьбу съ ненавистнымъ имъ учрежденіемъ. Нападки на судъ присяжныхъ не ограничивались уже столбцами охранительной печати. Онъ успъли проникнуть въ область, "дотолъ для нихъ недоступную - за порогъ кассаціоннаго суда". 13 марта 1884 г., памятный день, -- съ трибуны сенатскаго оберъ прокурора впервые раздалось слово противъ присяжнаго суда, "безпримърное по ръзкости въ судебныхъ лътописяхъ", какъ констатируетъ Джаншіевъ. На судъ присяжныхъпризывались громъ и молнія, оберъ-прокуроръ увърялъ сенаторовъ, что если они "внемлютъ его голосу и пойдутъ за нимъ, то, перевернувъ мрачную страницу книги Бытія, услышатъ, подобно Ною, благовъстъ новой, "лучшей жизни!"

А 23 апръля 1884 года, въ день освященія памятника Императору Александру II, воздвигнутаго чинами судебнаго въдомства, въ Екатерининскомъ залъ Московскаго окружного суда еще болъе тяжкое обвиненіе упало на голову присяжнаго суда. Усмотръвъ на бъломъ мраморъ памятника "кровавыя пятна", М. Н. Катковъ, уже перешедшій въ лагерь крайнихъ враговъ великихъ реформъ и съ ослъпленіемъ громившій то, чему еще такъ недавно онъ преклонялся, безъ всякаго упрека совъсти приписывалъ эти пятна новому суду.

Все это дало важные и знаменательные симптомы. И дъйствительность не замедлила обнаружить, что они были только предвъстниками умирающаго дня. Прошло 1½ мъсяца со дня жестокой клеветы Каткова, и появилась первая новелла, направленная противъ суда присяжныхъ.

Этой новеллой былъ законъ 12 іюня 1884 г., касавшійся права отвода сторонами присяжныхъ съдателей. Хотя въ нашей литературъ, даже благопріятной для присяжнаго суда, раздаются голоса, что законъ 12 іюня нисколько не сузилъ, а, напротивъ, упорядочилъ тельность суда присяжныхъ, и въ самое послъднее время это мнъніе было повторено высокочтимымъ А. Ф. Кони въ его статъв о Д. Н. Набоковъ (см. "Въст. Права" май, 1904 года), но мы болъе склоняемся въ сторону противоположнаго взгляда, видящаго въ этомъ законъ существенное нарушеніе принциповъ присяжнаго суда, однимъ изъ которыхъ является тезисъ, чтобы приговоръ не только былъ, но и считался справедливымъ. Комиссія по составленію Судебныхъ Уставовъ именно потому и дала сторонамъ право широкаго отвода присяжныхъ.

"Хотя присяжные,—говорила она въобъясненіяхъ къ 665 ст. у. у. с.,—и назначаются жребіемъ, но для полнаго довърія и правильности ихъприговора этого еще не достаточно: необходимо, чтобы и обвиненіемъ, и защитою они признаны были за судей безпристрастныхъ". А это признаніе всецъло находится въ зависимости отъ права отвода.

Но законъ 12 іюня не ограничился: однимъ этимъ нововведеніемъ. Большое значение имъютъ его положения: о составленіи списка присяжныхъ. сначала явившіяся какъ бы временной игрой, а закономъ 28 апръля 1887 г. получившія характеръ постоянный. Пригласивъ въ составъ комиссіи по составленію списковъ администрацію, законъ этотъ безусловно подрывалъ значеніе присяжнаго суда, и одно только моглоутъшать друзей его, это то, что на законъ 12 іюня, по словамъ пр. Фойницкаго, слъдовало смотръть, "какъна временную уступку передъ обстоятельствами, ничего общаго съинтересами правосудія не имъю-

Но, какъ бы ни смотръли на законъ-12 іюня, значеніе его для цълости присяжнаго суда было неоспоримо; онъ поколебалъ "непреложныя начала", выдвинутыя эпохой судебной: реформы, онъ сдвигалъ съ мъста величественное зданіе новаго суда и открывалъ доступъ въ святилище тому элементу, котораго дъятелями реформы считался наиболъе опаснымъ для истиннаго правосудія. Еще большее значеніе закона 12 іюня заключалось въ томъ, что онъ пробивалъ первую брешь въ неприступную для администраціи твердыню законности. Удача первагошага неминуемо должна была повлечь за собою другіе шаги въ этомъ направленіи, -- и они не заставили себя долго ждать.

20 мая 1885 г. пошатнулся второй основной принципъ судебной реформы: ограничена была несмъняемость судей, эта лучшая гаран-

тія правосудія, залогъ судейскаго безпристрастія; 12 февраля 1887 г. послѣдовала новелла объ ограниченіи гласности и, наконецъ, 7 іюля 1889 года, по выраженію "Московскихъ Въдомостей", былъ нанесенъ "уличному суду, если не ръшительный, то довольно чувствительный ударъ . Этотъ послъдній законъ существенно сузилъ классъ дълъ, поступавшихъ на разсмотръніе суда присяжныхъ. Цълая серія правонарушеній была изъята изъ его въдънія, и въ числъ ихъ, наряду съ такими, съ которыми можно еще было отчасти мириться, были такія, гдъ участіе народнаго элемента, въ лицъ присяжныхъ засъдателей, было не только желательно, но и необходимо. Мы имъемъ въ виду именно дъла о сопротивленіи распоряженіямъ властей и дѣла о двоеженствъ. Едва ли можно отрицать, что, напр., первый классъ дълъ, подъ именемъ которыхъ у насъ чаще всего являются такъ называемые крестьянскіе безпорядки, въ основаніи своемъ имъетъ или тяжелую, безысходную нужду, или непониманіе закона, или же, наконецъ, обманныя дъйствія постороннихъ лицъ. Для того, чтобъ правильно разобраться въ этихъ дълахъ, постановить справедливый приговоръ, недостаточно знаніе уложенія о наказаніяхъ да кассаціонной практики. Одна судейская опытность не поможетъ понять совершившійся фактъ и ръшить, есть ли въ немъ наличность преступленія, или же онъ простое недоразумъніе. Присяжные засъдатели въ такихъто дълахъ и наиболъе желанный и нужный элементъ. Знаніе жизни, знаніе окружающихъ условій даетъ имъ возможность безошибочно отвътить на вышепоставленный вопросъ, и опытъ прошлаго служитъ наилучшимъ подтвержденіемъ этого. Въ уголовной лътописи русскаго суда сохранилась память о такихъ процессахъ, разръшенныхъ судомъ присяжныхъ. И можно только удивляться, сколько правильности, жиз-

ненности и справедливости внесли присяжные своими приговорами вътакія дъла.

Въ ряду остальныхъ дълъ, изъятыхъ закономъ 7 іюня изъ въдънія присяжныхъ, значатся, между прочимъ, такъ называемые банковскія дъла. Опять таки представляется страннымъ, чъмъ вызывалось это изъятіе. Единственными возможными мотивами была чрезмърная сложность и запутанность этихъ дълъ. Но опытъ, опять таки, говоритъ противное: памятенъ процессъ таганрогской таможни, длившійся 23 дня, и въ которомъ на разръшеніе присяжныхъ было поставлено 1315 вопросовъ. Тъмъ не менъе, по окончаніи этого дізла, оберъ-прокуроръ А. Ф. Кони констатировалъ, свой долгъ они исполнили свято. Онъ же сообщаетъ и такой фактъ: въ совъщани предсъдателей и прокуроровъ при министерствъ юстиціи было сообщено, какъ по одному, очень сложному банковскому дълу, въ то время, какъ присяжные удалились въ совъщательную комнату, судьи отмътили на вопросномъ листъ тъ отвъты, какіе слѣдовало бы дать по ихъ мивнію. И отвъты присяжныхъ до малъйшаго были тождественны съ судейскими предположеніями.

Но законъ 7 іюня передалъ и эти дъла въдънію сословныхъ представителей. Каковы же результаты такой передачи? Стали ли банковскіе процессы ръшаться лучше въ новой обстановкъ? На этотъ вопросъ мы отвътимъ слъдующимъ.

Годъ тому назадъ въ Харьковъ слушались дъла о злоупотребленіяхъ въ Харьковскихъ земельномъ и торговомъ банкахъ. Вслъдъ затъмъ въ Москвъ вышелъ подробный стенографическій отчетъ объ этомъ дълъ (книга въ 1000 съ лишнимъ страницъ), издатель котораго въ предисловіи сдълалъ такое замъчаніе: "тяжелый приговоръ, вынесенный обвиняемымъ особымъ присутствіемъ харьковской судебной палаты,

объясняется теперь, какъ продуктъ натяжекъ и извращеній установленправилъ судопроизводства, какъ при самомъ возбуждении этого процесса, такъ и во время хода сулебнаго слъдствія, включительно до неграмотности судьи г. Ярмака, разбиравшаго дъло о злоупотребленіяхъ въ харьковскихъ банкахъ... Не правъ ли г. Анріо, авторъ пьесы "Слъдствіе", что "правосудіе-желобокъ, въ который можетъ попасть только то, что угодно власти и что ведетъ къ осужденію"... Защита во время хода процесса была связана по рукамъ и по ногамъ. При такихъ данныхъ провозглашенная приговоромъ палаты res judicata едва ли можетъ считаться—pro veritate habetur—непреложной истиной "...

Такихъ нареканій не вызывалъ судъ присяжныхъ. Напротивъ, въ недавно вышедшей книгъ Н. П. Карабчевскаго "Около правосудія", въ стать в "Итоги Струсбергскаго процесса", мы читаемъ такую фразу о вердиктъ присяжныхъ, разбиравшихъ это сложное и долгое дъло: "Присяжные засъдатели въ своемъ приговоръ обнаружили наиболъе глубокое и всестороннее понимание самой сущности вопроса. Отвътъ присяжныхъ глубоко справедливъ, съ какихъ бы точекъ зрънія ни взглянуть. Изъ цълой массы противоръчивыхъ доводовъ обвинителей и защитниковъ присяжные съумъли отбросить все, что шло въ разръзъ съ истиной, и потому ихъ вердиктъ логически вытекаетъ изъ тъхъ данныхъ, которыя по этому вопросу были обнаружены судебнымъ слъдствіемъ".

III.

При такихъ условіяхъ "влачилъ свое существованіе" судъ присяжныхъ до 1895 года. Съ этого момента для него, по выраженію г. А. Джаншіева, "открылась надежда на лучшее будущее". Причиной такого поворота, пока еще, впрочемъ, только ожидаемаго, явился пересмотръ су-

дебнаго заимодательства. На совъщаніи высшихъ представителей судебнаго въдомства, организованномъ министерствомъ юстиціи, въ секцін, обсуждавней вопросъ о судъ присяжныхъ, изъ 20 голосовъ только 2 выразились противъ присяжныхъ, всъ же остальные члены совъщанія категорически высказались за и даже заявили, что судъ присяжныхъ лучшая форма суда, пользующаяся довъріемъ не только образованнаго класса, но и народныхъ массъ. И это послѣ того гоненія, которому подвергался судъ присяжныхъ въ теченіе 20 лътъ!.. Поистинъ, судъ присяжныхъ величественное учрежденіе, "непреложное начало", если и въ тъхъ условіяхъ, о которыхъ мы говорили выше, онъ сумълъ сохранить за собою авторитетъ и общественное довърје, если и изъ бездны испытаній онъ сумълъ вынести свое знамя по прежнему твердо и непоколебимо...

Для суда присяжныхъ это признаніе совъщанія имъло первостепенное значеніе: оно упрочило его существованіе, оно парализовало попытки уничтоженія его и открыло для него лучшее будущее... На самомъ дълъ: если судъ присяжныхъ неблагопріятныхъ условіяхъ могъ снискать себътитулъ "лучшей формы суда", то насколько значительны будуть его результаты, разъ только уничтожатся всъ стъсненія періода сумерекъ, и ему дана будетъ та полнота и свобода, которые составители судебныхъ уставовъ считали его непреложной принадлежностью...

Насколько выше встанетъ у насъ дъло правосудія, если судъ присяжныхъ будетъ признанъ доминирующей формой суда, если будетъ уничтожены существованія для него въ настоящее время изъятія, отмънены ограниченія, наконецъ, если онъ будетъ распространенъ ръшительно на всю Россію, а не только на привиллегированныя губерніи!

Необъятно и неизмъримо значеніе суда присяжныхъ-и не только въ области правосудія... Еще большее значение имъетъ онъ для жизни вообще, то значеніе, о которомъ такъ хорошо говоритъ В. К. Случевскій въ стать в "о суд в присяжныхъ и его противникахъ": "при оцънкъ суда присяжныхъ, — читаемъ мы, -- не слъдуетъ также терять изъ виду, что судъ этотъ, рядомъ со своими судебными достоинствами. характеризуется также высокимъ соціальнымъ, внъ-судебнымъ значеніемъ, выражающимся въ подътого нравственнаго чувства, которое онъ въ обществъ развиваетъ... По окончаніи своей обязанности присяжный возвращается, особенности въ свою деревню, какъ бы преображенный; онъ отправлялъ въ судъ, въ качествъ присяжнаго, такую важную функцію, которая подняла его въ собственныхъ глазахъ и даетъ основаніе, путемъ разсказовъ домашнимъ и сосъдямъ о вынесенномъ изъ суда, содъйствовать распространенію свъдъній о томъ, что преступленіе, какъ не велика сила его дъйствія, находитъ свое возмездіе въ правосудіи".

Судъ присяжныхъ есть не просто судъ... Онъ, въ тоже время, и школа, великая школа, гд та личность познаетъ свои и чужія права, научается уважать ихъ, дорожить ими, выростаетъ духовно и нравственно. "Воспитательное значение суда присяжныхъ", -- говоритъ г. Тарновскій въ статьъ "Репрессія суда присяжныхъ за 1875—1900 г.г.". (Ж. М. Ю. январь 1904 г.), — его нравственное обаяніе въ глазахъ общества и даже самихъ подсудимыхъ не подлежитъ сомнънію. Какъ судъ самой жизни, судъ непосредственнаго чувства, не затемнъннаго постояннымъ созерцаніемъ, хотя бы и съ высоты судейскаго стола, мрачнаго міра преступности, — судъ присяжныхъ является драгоцъннымъ наслъдіемъ германскаго, въ частности англосаксонскаго міра, столь много давшаго для развитія общественной и индивидуальной свободы, сознанія своихъ правъ, достоинства, личности, какъ цъли развитія личности.

время, повидимому, наше нътъ уже больше основаній опасаться за существованіе присяжнагосуда. Ему, вошедшему въ плоть и кровь русскаго народа, ставшему драгоцъннымъ достояніемъ и лелъемымъ наслъдіемъ эпохи реформъ, уже нечего бояться жалобныхъ ламентацій, бездъльныхъ шутокъ нашихъ "охранителей". Комиссія попересмотру судебнаго заимодательства признала его необходимымъ для правильнаго отправленія правосудія и, напротивъ, отвергла судъ сословныхъ представителей, хотя и замънила послъдній институтъ институтомъ присяжныхъ особаго состава... Такимъ образомъ будущность присяжнаго суда представляется въ настоящее время болье: или менъе обезпеченной.

Остается пожелать только одного.. По выраженію проф. Фойницкаго, присяжный судъ есть ,наиболъе близкая къ идеалу форма суда". Нужно желать, чтобы онъ ещеболъе приблизился къ идеалу. Достичь же этого нельзя никакими усовершенствованіями самого суда, ибо причина—внъ его... И, заканчивая нашу статью, мы не откажемся глубоко привести справедливыя слова В. Д. Набокова, (см. Сборн. статей по уголовному праву), которыя объясняють ть условія, при которыхъ для присяжнаго суда откроется еще большая возможность приблизиться къ идеалу:

"Улучшеніе предварительнаго слѣдствія и процедуры преданія суду, болѣе правильное составленіе и веденіе списковъ присяжныхъ, усовершенствованіе процессуальныхъ порядковъ въ самыхъ различныхъ отношеніяхъ.—все это естественно и непремѣнно подниметъ качество присяжной юстиціи. Прогрессъ матеріальнаго уголовнаго законода-

тельства сыграетъ въ этомъ отношеніи еще болве замвтную роль, что давно уже указано и всъми признано. Введеніе новаго уголовнаго уложенія благотворно отразится и на судъ присяжныхъ, въ этомъ мы глубоко убъждены. Но первенствующее, главнъйшее условіе принадлежитъ здъсь другому условію: укръпленію чувства законности въ средъ того общества, изъ котораго вербуются судьи совъсти, чувство, которое, какъ прекрасно и сильно высказано въ Высочайшемъ указъ 22 марта объ утвержденіи уголовнаго уложенія, "должно быть постояннымъ руководителемъ каждаго, какъ отдъльно, въ кругу личной его дъятельности, такъ и въ совокупномъ составъ сословій и

обществъ". Развитое чувство законности не можетъ "насиловать совъсть", разъ послъдняя добровольно и убъжденно ему подчиняется... "Чъмъ болъе законности въ жизни, въ судѣ, въ дѣятельности прокуратуры и администраціи", говоритъ проф. Фойницкій, — тъмъ болъе ея и въ дъятельности присяжныхъ засъдателей". Всемърное развитіе этой законности, будучи панацею противъ неправды, пристрастія и произвола въ любой сферѣ государственной и общественной дъятельности, создаетъ ту атмосферу, въ которой и отправление правосудія можетъ наиболъе приблизиться къ идеалу..."

Сергъй Плевако.





Н. И. ВАСИЛЬЕВЪ.

(Къ 25-лътію его литературной дъятельности).

Путь литературный не розами усвянь. Это старая истина, твыть болве старая, когда рвчь идеть о двятель печатнаго слова, о работникъ литературы, избравшемъ себъ особую арену, арену провинціальной печати. Если въ настоящее время положеніе послъдней и ея работниковъ всецъло зависить отъ усмотрънія и стеченія такъ называемыхъ зависящихъ и независящихъ обстоятельствъ, то четверть въка тому назадъ это положеніе было еще тяжелъе. Провинціальная печать, достигшая теперь, помимо всъхъ тяжелыхъ условій ея существованія, значительной силы и вліннія, —четверть въка назадъ едва—едва зарожда-

лась. Это были первые шаги того слабаго дитяти, въ силы котораго плохо върили въ столицахъ, — дитяти, нуждавшагося въ заботливомъ уходъ и нъжномъ попечении.

Провинціальный читатель едва—едва только начиналь чувствовать потребность въсвоемъ мъстномъ органъ печати; послъдніе должны были явиться для такого читателя аудиторіей, откуда должно было раздаваться честное слово, будя мысль и шевеля нервы. Но честное слово далеко не имъло простора для своего выраженія.

Инсать и печатать не есть еще синонимы. Между Сциллой читательской толпы и Харибдой независящихъ обстоятельствъ всегда. приходилось проводить свой челнъ работнику провинціальной печати, въ гораздо большей степени, чемъ его столичнымъ товарищамъ.

Красный карандашъ "предварительнаго разсмотренія" нередко огненной чертой испенняль всю работу писателя, сводя на неть весь его трудъ. И тяжеле всего было то, что для огненной черты не существовало ничего строго определеннаго, яснаго, никакихъ границъ. Сегодня пропускалось то, что завтра запрещалось. Въ одномъ городе запрещалось одно, въ другомъ это же дозволялось.

При такихъ условіяхъ работа нер'єдко сводилась къ своего рода Сизифову труду и, неоконченная сегодня, откладывалась съ болью въ писательскомъ сердців до утра лучшихъ дней...

Но это не все.

Идейный работникъ пера часто не встръчалъ никакой идейной поддержки со стороны пекущихся о "розницъ" и объявленіяхъ издателей. Издатель не хотълъ ничъмъ рисковать и, неръдко служа двумъ богамъ, приносилъ въ жертву и сотрудника съ его интересами, и читателя, ждущаго трезваго, честнаго слова отъ писателя.

Писателю приходилось отрясать прахъ и, подобно въчно гонимому страннику, искать новой арены, новыхъ лучшихъ условій, предпочитая полную матеріальную необезнеченность измѣнъ своему идеалу. Только въ союзъ съ нимъ, только въря въ него, какъ святыню своей жизни, можно нести безропотно свой крестъ, не изнемогая подъ этой ношей. Періоды изнеможенія, минуты тоски, мгновенья отчаянья и проклятія неръдко противъволи вырывались у писателя...

Но это были только мгновенье. Проклинать можеть только тоть, кто сильно любить; только върящему знакомо отчаянье, только натруженнымъ рукамъ знакомо манеможеніе, отъ непосильнаго труда...

Все это на самомъ себѣ испыталъ и Николай Ивановичъ Васильевъ, литературной дъятельности котораго 29 декабря истекаетъ двадцать пять лътъ.

Много пережито и выстрадано имъ за это время: и гнетъ писательской зависимости отъ усмотрънія, и тяжесть матеріальной необезпеченности, и странствованія изъ города въ городъ. Но выстрадано и то убъжденіе, поддерживающее каждаго писателя, что за чечевичную похлебку сытости и обезпеченности никогда не было продаваемо его идейное "я",—то лучшее, что составляеть святое святыхъ каждаго человъка и писателя тъмъ болъе. Это святое святыхъ— міросозерцаніе человъка и писателя. Какому богу покланялся семнадцатильтній юноша литераторъ, едва вступившій на свой путь, такимъ онъ и остался до сихъ поръ.

Въ нашу скорбную годину, когда убъжденія и иден ивняются съ легкостью перчатовъ, это обстоятельство не можетъ не быть дорого въ юбиляръ.

Но мы пишемъ не юбилейную характеристику, слагаемъ не литературный дифирамбъ въ его честь. Всего менве хотъли бы мы, чтобы слово неправды исказило черты истины...

Помните старое изречение: "люблю не потому, что друженъ съ тобою, а потому друженъ съ тобой, что смогъ полюбить тебя"?

Оглядываясь на 25-летній путь, пройденный Н. Ив. Васильевымъ, мы столкнемся со всеми теми характерными чертами, какія отмечены выше.

Волгарь родомъ, Николай Ивановичъ провелъ на берегахъ Волги все свое дітство и тамъ же встрітиль юность. На Волгів же, работая въ Поволжскихъ газетахъ, прошла большая часть дізятельности Н. И.

Писать онъ началъ еще на гимназической скамът. Его крестнымъ отцомъ вълитературт былъ извъстный піонеръ провинціальной печати, покойный Александръ Серафимовичъ Гацискій. Подъ вліяніемъ последняго сложились первые взгляды Н. И. Вольшое вліяніе имълъ также на юношу-гимназиста не безызвъстный педагогъ и общественный деятель Мих. Вас. Овчинниковъ.

За двадцать пять лёть Н. Ив. приходилось работать много, приходилось нести на себъ всю тяжесть чернового, невиднаго редакціоннаго труда въ провинціальныхъ газетахъ, редактировать въ качествъ "аввъдующаго редакціей", писать начиная отъ "передовой" въ каждомъ номеръ и кончая "обязательнымъ" фельетономъ, "обязательнымъ" по неписанному договору съ издателями, получая за весь трудъ по чисто аптекарской таксъ.

Впрочемъ, важно не то, что приходилось писать, а какъ было все это написано. Публикъ, обществу нътъдъла до взаимоотношеній работниковъ пера къ ихъ антрепренерамъ.

Издательскія антрепризы еще ждуть своего историка. Русскій литераторы скромень и сора изъ избы не любить выносить... Но это къ слову...

Во всемъ, что выходило изъ-подъ пера Николая Ивановича, красной нитью проходить то, что называется міросозерцаніемъ писателя. Во что върилъ онъ двадцать пять лътъ назадъ зеленымъ юношей, что считалъ правдой жизни на заръ своихъ дней, тому онъ остался въренъ и теперь. Судьба могла изломать его жизнь, но не самую въру въ жизнь, т. е. именно то, чъмъ живъ человъкъ и писатель.

Литературное поприще Н. Ив. началъ въ 1879 году въ "Новостяхъ" (корреспонденція изъ Нижняго-Новгорода подъ иниціалами Н. И. В.) семнадцати літимъ юношей. Съ этого времени онъ принималъ участіе въ петербургской и московской печати ("Новости", "С.-Петербургскія Въдомости", "Русскія Въдомости", "Сынъ Отечества", "Курьеръ", "Биржевыя Въдомости", Русская Жизнь", "Съверный Курьеръ", и ми. др.).

Впрочемъ, главнымъ образомъ его дъятельность долго сосредоточилась въ органахъ Поволжья, Центральной и Южной Россіи, въ которыхъ, начиная съ 1885 года, онъ принималъ дъятельное участіе.

Нижній, Казань, Самара, Саратовъ, Орелъ, Царицынъ, Астрахань, Керчь, Маріуполь—вотъ тѣ "пункты", гдѣ пришлось гастролировать на различныхъ литературныхъ амплуа Н. Ив. Васильеву.

А литературныя гастроли, нужно зам'втить, им'вють очень мало общаго съ гастролями артистическими. "Шумъ славы, громъ рукоплесканій и прочіе цвіты удовольствія всего меніте выпадають на долю литературнаго работника, заізжаго въ провинцію и смотрящаго серьезно на печать и ея задачи.

Наша бъдная полугласность и та не обрътается въ фаворъ и у начальства, и у обывателей. Отсюда преръканія, и неудовольствія и поспъшное, но часто подневольное, отрясеніе "праха отъ ногъ своихъ" и предоставленіе другимъ умъющимъ и желающимъ права "лаять на луну", какъ на предметъ облаиванья дозволенный, въ то время когда до другихъ предметовъ высшаго порядка коснуться дерзновенно смъть не приказано...

Помимо чисто газетной работы, въ ми-

нуты досуга Н. Ив. Васильевымъ написаноне мало беллетристическихъ вещей.

Россійская безпечность и россійская же скромность до сихъ поръ помѣшали собрать ему воедино свои разсказы и повести, затерянныя на страницахъ журналовъ и газеть. А между прочинь одни эти разсказы (въ особенности изъ жизни волгарей) должны были бы составить автору прочное имя въ литературъ. Въ нилъ есть всъ данныя, свидътельствующія о беллетристическомъ таланть: основательное знаніе условій быта и жизни, умъніе отдълить существенныя черты отъ несущественныхъ, способность немногими штрихами отгінть характерь, простой, выразительный языкъ образовъ и вдумчивое отношение автора къ изображаемымъ явленіямъ, которыя мало подметвть, а надо п умъть освътить.

Нариду съ этимъ, въ числъ работъ Н. Ив., дающихъ право на вниманіе къ нему публики, укажемъ на его совиъстный трудъвиъсть съ извъстнымъ знатокомъ Волги С. П. Неустроевымъ — по редактированію лекцій о ръчной практикъ и лоціи ръки Волги, а также словаря волжскихъ терминовъ.

Пришлось ему поработать и въземской статистикъ: въ Казани (1887 г.) и въ Н.-Новгородъ (1888 г.), впрочемъ, въ качествъ гастролера.

Въ последніе годы Н. Ив. перебрался въ Петербургъ и, работая въ столичной печати, принимаетъ близкое участіе въ качестве постояннаго сотрудника нашего журнала.

Читателямъ "Науки и Жизни" по ряду статей автора хорошо знакомо его имя, какъ и его литературный псевдонимъ (Смарагдъ Горностаевъ), которымъ Н. Ив. подписывалъ большинство своихъ фельетоновъ въ провинціальной псчати \*)...

Четверть въка проработать, живя (вовсъхъ смыслахъ) исключительно литературнымъ трудомъ,—не легкая задача! Толькожертвы во имя любви кажутся не тяжелыми...

Ник. Носковъ.

<sup>\*)</sup> Въ день литературныхъ вменинъ Н. Ив. (29декабря тек. года) друзья, товарищи и почитателя юбиляра предполагаютъ собраться вмъстъ. Желающіе примкнуть къ чествованію Н. Ив. благоволятъ присылать свои заявленія на имя редактора —педателя журнала "Наука и Жизнь", Фавста Сергъевича Груздева (Николаевская 33) или на имя сотрудника того же журнала, Николая Дмитріевича Носкова, Певскій 139) не поздиве 29 декабря.



Назначеніе новаго министра внутреннихъ дівлъ и связанныя съ нимъ надежды.—Первые шаги Кн. Святополкъ-Мирскаго на новомъ посту.—Пріостановка пересмотра положенія о крестьянахъ и новыя правила для пересмотра.—Высочайшій указъ 22 сентября и назначеніе товарищемъ министра внутреннихъ дівлъ ген.-м. Рыдзевскаго.—Совіншаніе попечителей учебныхъ округовъ.

Нанболье крупнымъ событіемъ въ нашей внутренней жизни за последнее время, какъ извъстно, было назначение на пость министра внутреннихъ дель князя Святополкъ-Мирскаго и связанныя съ этимъ назначеніемъ надежды на возстановленіе правового порядка въ Россіи, развитіе котораго было запержано много леть тому назаль благодаря совершенно особымъ соображеніямъ власти, съ целью искорененія возникшихъ въ нашемъ отечествъ революціонныхъ теченій. Съ этою целью создался целый рядъ псключительныхъ, временныхъ законовъ и правиль, ставшихь однако постоянными, --- законовъ, которые всею тяжестью своей ограничительности и каръ за ихъ нарушенія легли не на техъ, для кого они предназначались, не на крамольниковъ, въ большинствъ случаевъ ускользавшихъ изъ поля эрвнія властей, а на всъхъ русскихъ людей, на все русское общество, на все общественныя учрежденія.

Къ такимъ законамъ и правпламъ слѣ-

дуеть отнести временныя правила 1882 г. для печати, творцомъ которыхъ былъ гр. Толстой. Настанвая на проведенія этихъ ограничительныхъ правилъ въ комитетъ министровъ, гр. Толстой находилъ, что печать "систематически разносить ядъ разрушительныхъ и ложныхъ идей, въ особенности въ тв классы народа, среди воторыхъ превратныя внушенія печати въ состояніи произвести наибольшій вредъ". Дал'єе, графъ находить, что "при безконечномъ и не всегда уловимомъ разнообразін проявленія мыслей преследование судебнымъ порядкомъ авторовъ статей, безусловно вредныхъ, не всегда возможно и редво достигаеть цели, имеющіяся же въ распоряженіи административной власти мъры воздъйствія на періодическую печать не представляются вполнв достаточными". Комитетъ министровъ утвердилъ эти правила "въ виду заявленной министромъ внутреннихъ делъ настоятельной спешности дела", какъ говорится въ "Историческомъ обзоръ дъятельности комитета министровъ". Такъ

создались временныя ограничительныя правила для печати и существують по днесь.

При посредстве этих правиль и разными другими мерами печать приведена была къ полному молчанію въ области самых существенных вопросовъ русской жизни, а о мене существенных могла высказаться только съ большой осторожностью при помощи эзоповскаго и рабьяго языка.

Не смотря, однако, на такое состояніе печати кары на нее продолжали сыпаться, какъ изъ рога изобилія.

Такимъ образомъ, справедливо говорятъ "Русскія Въдомости", передъ нами стоять рядомъ два положенія, взаимно исключающія другь друга. Съ одной стороны, закосивлость печати въ ся преступленіяхъ, съ другой — невозмутимая тишина въ печати. Казалось бы, что на общемъ фонъ безмолвія и безсодержательности всякое нарушеніе закона должно было бы особенно рѣзко выдълиться. Правильно или неправильно отграничивается у насъ закономъ запретная для печати область отъ той, гдф печать у себя лома, но перейти эту границу незаметно для читателя невозможно. Въ самомъ деле, по закону (ст. 4-я Уст. о ценз. и печ.), произведенія словесности, наукъ и искусствъ польтаются у насъ запретнымъ плодомъ тогда, "1) когда въ оныхъ содержится чтолибо клонящееся къ поколебанію ученія православной церкви, ея преданій и обрядовъ или вообще истинъ и догиатовъ христіанской віры; 2) когда въ оныхъ содержится что-либо нарушающее неприкосновенность Верховной Самодержавной Власти или уваженія къ Императорскому Дому и чтолибо противное кореннымъ государственнымъ постановленіямъ; 3) когда въ оныхъ оскорбляются добрые нравы и благопристойность, н 4) когда въ оныхъ оскорбляется честь какого-либо лица непристойными выраженіями или предосудительнымъ обнародованіемъ того, что относится до его нравственности или домашней жизни, а темъ боле клеветою". Таковы четыре основныя цензурныя заповеди, соблюдение которыхъ виеняется въ обязанность печати подъ страхомъ взысканія. Не допуская нарушенія должнаго уваженія къ христіанской религіи, къ Верховной Власти, основнымъ законамъ государственнымъ, къ народной нравственности и чести частныхъ лицъ, законъ не препятствуеть, однако, появленію разсужденій понесовершенствъ существующихъ у насъ постановленій", если они написаны "тономъ, приличнымъ предмету"; позволяетъ онъ разсуждать, хотя на странныхъ условіяхъ, --- неназывая именъ, также и о "недостаткахъ и влоупотребленіяхъ администраціи и судебныхъ мъстъ", а цензуръ вмъняеть въ обязанность "отличать благонам тренныя сужденія и усмотрѣнія, основанныя на познанів Бога, человъка и природы, отъ дерзкихъ в буйственныхъ мудрованій, равно противныхъистинной въръ и истинному любомудрію" (ст. 93, 94, 97, 98 Уст. ценз.). И тъмъ не менъе административныя мъры и взысканія, действію которыхъ періодическія изданія подлежать "въ случав замвченнаго въ нихъ вреднаго направленія" (ст. Уст. ценз.), оказываются чрезвычайно многочисленными.

Съ 1865 года, т. е. со времени введенів дъйствующаго цензурнаго устава, самыхъразнообразныхъ каръ насчитываются болъе 700. Это кромъ тъхъ случаевъ, когда изданія прекращались не прямымъ, а косвеннымъ путемъ, благодаря систематическому неутвержденію редакторовъ, — уничтожались такъ сказатъ, изморомъ.

Такъ же, какъ и временныя правила для печати, прошло черезъ комитетъ министровъ н временное Положение 14-го Августа 1881 г., о мърахъ къ охранению государственнаго порядка и общественнаго спокойствія. Утвержденное только на три года, оно каждое трехлетіе вновь продолжалось и благополучно дожило до нашихъ дней. Въ техъ местностяхъ, гдв введено "Положевіе 14 Августа. 1881 г." пріостанавливается до нікоторой степени дъйствіе законовъ, созданныхъ для обыкновеннаго мирнаго времени, и администрація соединяеть въ своемъ лицѣ и судебную, и исполнительную власть. Нать надобности доказывать, что при нормальномъ ходъ жизни такое совиъстительство можеть повести только къ целому ряду непоправимыхъ ошибокъ и ничемъ не вознаградимыхъ утратъ и матеріальныхъ, и нравственныхъ для самихъ мирныхъ обывателей. Да и самъ законъ признаетъ мѣры, донускаемыя "Положеніемъ", "исключительными" и примънимыми только въ тъхъ случаяхъ, "когда общественное спокойствіе въ какойлибо мъстности будетъ нарушено преступными посягательствами противъ существующаго государственнаго строя или безопасности частныхъ лицъ и ихъ имуществъ, пли подготовленіемъ таковыхъ, такъ что для охраненія порядка приміненіе дійствующихъ постоянных законовъ окажется недостаточнымъ". А такъ какъ Положение объ успленной охрань дъйствуеть на значительномъ пространствъ Россін до сихъ поръ, спустя 23 года послъ его появленія на свъть, и даже за последніе два года, при покойномъ министръ внутреннихъ дълъ В. К. Плеве, получило еще большее распространеніе, то, логически разсуждая, нужно, какъ будто, придти къ завлюченію, что общественное спокойствіе непрестанно нарушается чуть ли не по всему лицу земли русской. Однако, такой выводъ быль бы прямою нелъпостью. Если въ странъ въ теченіе четверти въка происходять постоянныя волненія, которыя приходится подавлять исключительными мфрами, то какъ же можетъ такое государство оставаться цёльнымъ и не распасться? Следовательно, причину продолжительности дъйствія временныхъ правилъ объ охранъ порядка нужно искать въ другомъ мъсть. "Русскія Въдомости" находять эту причину въ увлеченіи борьбой съ крамолой. Это увлечение, говоритъ почтенная газета, привело къ чрезифрному распространенію самаго понятія "крамолы", и потому эта последняя въ глазахъ администраціи сділалась явленіемъ перманстнымъ. Подъ понятіе "крамолы" стали подходить не только д'авнія, предусмотр'виныя разделомъ III Уложенія о наказ., а и всякое выраженіе мифиій о недостаткахъ современнаго государственнаго строя и способахъ ихъ устраненія, и неодобреніе дійствій высшей адмивистраціи вообще или отдільных відомствь, иногда- даже выражение сочувствія существующимъ въ имперіи на законномъ основаніи учрежденіямь, если последнія навлекли на себя подозрвніе въ неблагонадежности, наконецъ, — всякая выходящая изъ ряда вонъ по своей энергіи общественная діятельность. При такомъ взгляде на "крамолу" надобность въ борьбъ съ нею никогда, конечно, не прекращалась. Это обстоятельство создало и крайне ненориальныя потношенія между представителями власти и населеніемъ: какъ бы воскресли явленія XVI въка, и вновь стали другъ противъ друга

подозрительная и могучая "опричина" и заподозрънная, беззащитная "земщина". Стоитъ прочесть хотя бы у Соловьева страницы, относящіяся до московской опричинны, чтобы найти значительное сходство. — на сколько, конечно, возможно сходство при различіи условій на разстояніи трехъ стольтій, — между взавиными отношеніями властей и народа тогда и теперь".

Недьзя не согласиться съ этимъ мис-

Довъріе къ обществу и уваженіе къ печати, заявленныя новымъ министромъ, не могли не возбудить надеждъ на лучшія времена, тъмъ болъе, что съ назначениемъ князя Святополкъ-Мирскаго возвращены изъ ссылки и возстановлены въ своихъ правахъ многіе литературные, и общественные діятели. Изъ числа ихъ назовемъ Н. О. Анненскаго, гг, Чарнолусского, Фальборга, писателя Лавриновича, статистика Н. И. Воробьева, извъстныхъ земскихъ дъятелей Долгорукаго и Хижнякова. Кром'в того, изъ Архангельской губернін возвращено до 60 челов'єкъ мололежи и болъе 70 чел. людей зръдаго возраста, и ожидаются смягченія для оставшихся политических ссыльныхъ. Что этимъ дъло не ограничится, можно судить по слъдующему сообщенію "Русскаго Слова": "Кн. Святополкъ-Мирскийъ былъ принятъ иисатель П. И. Вейнбергь, который изложиль ходатайство за своихъ более молодыхъ товарищей по перу. Г. министръ объщалъ пересмотръть списки лицъ, принужденныхъ оставить Петербургь, и выразиль надежду, что эти списки ему удастся значительно сократить. Такой же отвътъ получилъ и присяжный повъренный г., Турчаниновъ, ходатайствовавшій у г. министра за своихъ товарищей по сословію". Дай то Богь! Пересмотръ этихъ списковъ положительно необходимъ во имя справедливости.

Нельзя обойти молчаніемъ, что, какъ бы въ подтвержденіе словъ о довърін къ обществу и общественнымъ учрежденіямъ, отмѣнено запрещеніе земствамъ присоединиться къ общеземской организаціи, состоявшей ранѣе изъ 14-ти земствъ, для оказанія помощи больнымъ и раненымъ воинамъ. А также разрѣшенъ впервые въ Петербургъ съъздъ предсъдателей всъхъ губерискихъ земскихъ управъ для обсужденія общеземскихъ вопросовъ. Такое разрѣшеніе чрезвычайно знаме-

нательно и свидетельствуеть о коренномъ измъненія во взглядахъ министерства внутреннихъ дълъ на потребности земскаго управленія. На протяженін своей сорокалетней деятельности земства не разъ вовбуждали ходатайства объ общеземскихъ и порайонныхъ съездахъ своихъ представителей, и каждый разъ эти ходатайства отклонялись правительствомъ. Отклонялись, не смотря даже на то, что некоторыя земства, какъ, напримъръ, Рязанское, Казанское и другія, ходатайствовали о созывѣ совѣпредставителей извъстщанія земскихъ ной группы губерній и по отдільнымъ вопросамъ, напр. о принятіи совм'єстныхъ мъръ противъ эпидемій и эпизоотій.

Очевидную важность ежегодныхъ совъщаній представителей всъхъ земствъ передъ началомъ губернскихъ собраній и доказывать нечего. Такія совъщанія принесутъ громадную пользу въ дълѣ выработки пріемовъ и средствъ для веденія сложнаго земскаго хозяйства и дадуть большую возможность земствамъ дълиться между собою своимъ опытомъ.

Можно съ увъренностью сказать, что разъ правительствомъ разръшаются общеземскія совъщанія, то будуть разръшаться и порайонныя или групповыя въ разныхъ экстренныхъ случаяхъ для выработки какихъ либо итропріятій въ интересахъ населенія не одной, а итсколькихъ губерній, находящихся въ одинаковыхъ условіяхъ.

Еще въ концъ сентября проникли въ печать слухи, что работы по пересмотру положенія о крестьянахъ решено пріостановить, и проекть законоположеній, переданный при покойномъ министръ В. К. фонъ-Плеве на разсмотреніе губернских совещаній, возвратить въ министерство. Губернскія совъщанія работали подъ председательствомъ губернаторовъ въ составъ, главнымъ образомъ. представителей ивстной администраціи, земскій же элементь быль отодвинуть на задній планъ, и вообще приглашеніе лицъ, не принадлежащихъ къ какимъ либо "въдомствамъ", зависъло отъ губернаторовъ. Кромъ того, совъщанія эти были стъснены программою вопросовъ, составленною министерствомъ внутреннихъ делъ, изъ рамокъ которой они не могли выходить, заседанія же ихъ проистодили при закрытыхъ дверять, и свъдънія о ихъ работахъ въ печати появлялись

ръдко. Очень естественно, что при такихъ налъяться на плодотворность работь было нельзя. И воть, действительно, слухи подтвердились: работы совъщаній были пріостановлены, а затежь выработаны въ земскомъ отдълв министерства внутреннихъ дёлъ новыя правила по пересмотру законоположеній. крестьянскихъ этимъ правиламъ составъ губерискихъ совъщаній опредъляется по выбору веиства, а крестьянскія общества будуть посылать туда своихъ представителей по ихъ собственному выбору. Последнее обстоятельство особенно важно, потому что до сихъ поръ за крестьяниномъ не признавалось совершеннольтія, и если онъ призывался въ качествъ свъдущаго человъка на какія либо совъщанія, то съ такими ограниченіями и пропускался чрезъ такое гориило административной власти, что отъ его лица говорилъ или кулакъ и міробдъ или волостной старшина, безусловно подчиненный всемъ чиповникамъ всехъ вепомствъ. Можно ли было ожидать огъ тавихъ представителей свободнаго безпристрастнаго мивнія? Новыя правила о пересмотръ крестьянскихъ законоположеній, само собою разумъется, предполагають и измънение прежнихъ проектовъ. Организованныя согласно правиламъ совъщанія неизбъжно новымъ должны охватить въ своихъ сужденіяхъ весь быть народа во всей его совокупности, а основнымъ мотивомъ должно служить изысканіе снособовъ для сліянія нашего крестьянства съ другими сословіями въ правовомъ отношенія и въ уничтоженіи надъ нимъ опеки во всъхъ ея видахъ, какъ пережитка крепостного права. Ни экономическая опека, хотя бы въ форм'в двухъ крупныхъ законодатедьныхъ актовъ 1886 и 1893 гг. объ ограниченін семейныхъ раздъловъ и стъсненій въ срокахъ передъловъ земли; ни административная опека въ формъ института земскихъ начальниковъ---не привели къ желаенымъ результатамъ. Обнищаніе крестьянства засвид'втельствовано самой администраціей и подкраплено daktamh. собранными комиссіей о положеніи центра и Особымъ Совъщаніемъ о нуждахъ сельскохозяйствонной промышленности. Особенно обиленъ и ярокъ въ этомъ отношеніи матеріалъ, поступившій въ распоряженіе послідней коммиссіи, несмотря на множество препятствій, которыя были поставлены на пути его собиранія. Естественнымъ выводомъ изъ всіхъ опекательныхъ экспериментовъ должно быть признаніе за крестьянами всіхъ тіль же правъ, какими пользуются и другія сословія государства, т. е. полное уничтоженіе ихъ юридической обособленности.

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что созванныя при новыхъ условіяхъ губернскія совѣщанія придуть въ своихъ работахъ именно къ этому выводу.

По вступленіи въ министерство внутренняхъ дѣлъ князя Святополкъ-Мирскаго пронвошли и въ самомъ министерствѣ нѣкоторыя перемѣны. На постъ товарища министра, завѣдующимъ полиціею и командующимъ отдѣльнымъ корпусомъ жандармовъ назначенъ ген.-м. Константинъ Николаевичъ Рыдзевскій, управлявшій до этого назначенія Кабинетомъ Его Императорскаго Величества. Постъ, который занялъ ген.-м. Рыдзевскій, созданъ слѣдующимъ Высочайшимъ указомъ отъ 22-го сентября этого года.

# Именной Высочайшій указъ

правительствующему сенату.

Указомъ Нашимъ, правительствующему сенату, 1-го февраля 1901 года даннымъ, ОДНОМУ ИЗЪ ТОВАРИЩЕЙ МИНИСТРА ВНУТРЕННИХЪ дълъ ввъряется командование отдъльнымъ корпусомъ жандармовъ со званіемъ командира сего корпуса. Нынъ, признавъ необходимымъ возложить на означеннаго товарища министра общее завъдывание полиций, повелъваемъ: 1) Товарищу министра, внутреннихъ дель, состоящему командиромъ отдельнаго корпуса жандармовъ, присвоить званіе товарища министра внутреннихъ делъ, заведующаго полиціей. 2) Права и обязанности товарища мянистра внутреннихъ дель, заведующаго полиціей, опредълить особою инструкціей, Нами утвержденной.

Правительствующій сенать не оставить къ исполненію сего сділать надлежащее распо-

ряженіе.

На подлинномъ собственной Его Императорскаго Величества рукой подписано:

"НИКОЛАЙ".

Въ Петергофъ, 22-го сентября 1904 года.

Инструкція товарищу министра внутреннихъ дівлъ, завіздующему полиціей.

Высочайше утверждена 22-го сентября 1904 года.

Статья 1. Общее зав'ядываніе, поль общимь высшимъ руководствомъ министра внутреннихъ дель, производящимися въ центральныхъ и мъстныхъ учрежденіяхъ въдоиства министерства делами по предупреждению и пресвченію преступленій, а равно по охраненію общественной безопасности и порядка возлагается на товаряща министра внутреннихъ делъ, завелующаго полиціей, который вивств съ темъ состоить командиромъ отдъльнаго корпуса жандариовъ. Статья 2. Товарищъ министра, завъдующій полиціей, по предметамъ, въ статьъ 1-й сей инструкціи указаннымъ, дълаетъ въ надлежащихъ случаяхъ указанія и разъясненія губернаторамъ. градоначальникамъ и оберъ-полицеймейстерамъ. Статья 3. По дъламъ, производящимся въ департаментъ полиціи, товарищъ министра, заведующій полиціей, разрешаеть все вопросы, разръшаемые по учрежденіямъ министерствъ властью министра. Изъ сего изъемлются предметы, подлежащие направлению въ законодательномъ порядкв, дела требующія разъясненія д'вйствующихъ законовъ или изданія общихъ инструкцій, правиль и положеній, вопросы личнаго состава и всь другія діла, которыя министръ внутреннихъ дълъ признаетъ нужнымъ подчинить своему непосредственному въдънію. Статья 4. Означеный товарищь министра предсёдательствуеть въ особомъ совъщании, образованномъ на основани статьи 34-й приложенія 1-го къ примъчанию 2-му къ стать 1-й Устава о предупрежденіи и пресъченіи преступленій, и разр'вшаеть всів вопросы, возникающіе по примъненію положенія о гласномъ полицейскомъ надзоръ. Статья 5. Товарищъ министра, завъдующій полиціей, есть распорядитель встхъ кредитовъ, ассигнуемыхъ министерству внутренних дель по управле- . нію полиціей. Статья 6. Онъ даеть заключенія по дівламь о государственных преступленіяхь во всель техь случаяхь, въ конхъ право это действующими узаконеніями предоставлено министру внутреннихъ делъ. Статья 7. Ему же принадлежить высшій надзоръ за всъми состоящими въ въдъни министерства внутреннихъ дълъ мъстами заключенія, предназначенными для содержанія подъ стражей лицъ, обвиняемыхъ въ государственныхъ преступленіяхъ. Статья 8. По всъмъ вопросамъ, подлежащимъ ръшенію товарища министра, завъдующаго полиціей, онъ сносится со всъми правительственными мъстами и лицами непосредственно.

Въ сущности созданный Высочайшимъ укавомъ постъ отличается отъ прежде существовавшаго главнымъ образомъ темъ, что въ въдънін одного и того же товарища министра будеть находиться и общая, и государственная полиція и соотвътственно этому измънена прежняя инструкція. Такимъ образомъ обширныя полномочія, которыми облеченъ быль ранбе товарищь министра, въдающій такъ называемыя политическія дёла, остаются тоже прежнія. Онъ, какъ и прежде, по стать в 4-й новой инструкціи председательствуетъ въ особомъ совъщаніи, создавнымъ Положеніемъ объ охранѣ при министерствъ внутреннихъ делъ и "разрешаетъ все вопросы, возникающіе по прим'вненію положенія о гласномъ полицейскомъ надзоръ", учреждаеномъ надъ лицами, вредными, по мненію местных властей, для государственнаго и общественнаго спокойствія, съ примъненіемъ къ этимъ лицамъ высылки на извѣствые сроки въ определенныя местности Россіи.

 Вопросъ о школьной реформ в у насъ не сходить съ очереди уже много леть. Интересъ къ нему въ правительственныхъ сферахъ то повышается, то понижается, смотря по тому, кто стоить во главъ министерства народнаго просвъщенія, въ обществъ же онъ никогда не ослабъваетъ. Русская школа, въ особенности средняя, оффиціально признана неудовлетворительной, а между тымь до сихъ поръ она подвергалась измѣненіямъ только въ своей программъ, и то частично, духъже школы и ея основы не измѣнялись. Всякая мфра правительства, клонящаяся къ выработкъ новыхъ основъ для средней школы всегда возбуждала въ обществъ сильнъйшій интересъ, а потому не лишнимъ будетъ привести здісь вкратці напечатанный въ октябрів жьсяць въ "Правительственномъ Въстникъ" отчеть о происходившемъ въ Петербургъ подъ председательствомъ министра народнаго просвъщенія ген.-лейт. Глазова совъщаніи попечителей учебныхъ округовъ.

Прежде всего указано было на необходи-

ность озаботиться подготовленіемъ хорошихъпреподавателей. Наиболее действительнымъи желательнымъ средствомъ для этой цели признано учреждение педагогическихъ институтовъ, куда бы спеціально для педагогической подготовки поступали лица уже съ законченнымъ научнымъ образованіемъ. Затъмъпризнана необходимость во временныхъ мерахъ для подготовленія преподавательскагоперсонала. Одною изъ такихъ меръ признанопреподавание въ университетахъ педагогики, которую обязательно изучали бы наифревающіеся быть преподавателями студенты, а. также лица, окончившія университеть, но неизучавшія еще педагогики. Кром'т того, предложено учреждение при округахъ испытательныхъ комитетовъ, которые экзаменовали: бы кандидатовъ на учительство по педагогикъ и ея исторіи, педагогической психологін, общей дидактикъ и методикъ избраннаго для преподаванія предмета. Въ частности совъшаніемъ обращено вниманіе на подготовку преподавателей новыхъ языковъ въ виду того, что значение этихъ предметовъ съ изъятіемъ въ большинствъ гимназій изъ числа обязательных предметовъ греческаго языка увеличивается, между темъ въ хорошихъ преподавателяхъ ихъ чувствуется большой недостатокъ. Для достиженія высокихъ воспитательныхъ задачъ въ средней школъ совъщаніемъ указаны следующія средства: прежде всего самообучение, которое слъдуеть вести въ такомъ направленіи, чтобы развивать въ учащихся преданность въръ, Престолу и отечеству, пользуясь при этомъ Законовъ Божіннъ для развитія чувствъ религіозныхъ, исторіей — патріотическихъ п т. д.; устройство пансіоновъ и интернатовъ при учебныхъ заведеніяхъ съ достаточнымъ и хорошимъ составомъ воспитательскаго персонала; организація собестдованій съ учащимися, если для этого инфются хорошіе лекторы, и изданіе сочиненій здраваго направленія; установленіе болье тьсной связи школы съ родителями учащихся; добрые примъры со стороны начальниковъ и преподавателей и т. п. Обращено внимание на недостаточное развитие у учащихся правосознания н вмфстф знанія русскаго государственнаго устройства, почему въ курсъ средней школы надлежало бы ввести законовъдъніе. Изъ вопросовъ относительно высшихъ учебныхъ заведеній значительная доля вниманія удфлема была вопросу объ улучшенін постановки пре-

подаванія въ университетахъ. Указано на необходимость озаботиться подготовленіемъ профессоровъ, въ которыхъ, какъ и въ преподавателяхъ среднихъ учебныхъ заведеній, въ настоящее вреия чувствуется недостатокъ. Съ этою целью рекомендовано увеличить число профессорскихъ стипендій и повысить разитръ ихъ. Обращено внимание на необходимость строго придерживаться опредъленныхъ университетскимъ составомъ предаловъ учебнаго времени года, такъ какъ запоздалое начало чтенія лекцій и преждевременное прекращение ихъ нарушають правильное теченіе учебныхъ занятій и препятствуютъ равномърному изложению и усвоению всъхъ частей курса. Во всемъ вообще необходимо следить за выполнениемъ устава и утвержденныхъ правилъ (своевременное держаніе экзаменовъ безъ откладыванія ихъ на осень. своевременная явка въ университетъ и взносъ платы за слушаніе лекцій, ношеніе форменной одежды н т. д.), что имфетъ не только учебное, но и воспитательное значение. Что касается подготовленія учителей народныхъ училищъ, то члены совещанія выразили пожеланія, чтобы было увеличено количество учительскихъ институтовъ, а также семинарій, въ особенности женскихъ, чтобы при семинаріяхъ по возможности везд'є были интернаты, чтобы преподаватели ихъ уравнены были въ обезпечения съ гимназическими и чтобы ради большаго сближенія учительскихъ семинарій съ потребностями крестьянской жизни въ нихъ былъ введенъ курсъ сельскохозяйственных знаній, ручного труда и т. д. Въ заключение министръ народняго просвъщенія просиль попечителей поработать надъ предложеннымъ по его иниціативъ вопросомъ объ обезпеченій участи неимъющихъ своихъ средствъ, престарълыхъ и недужныхъ бывшихъ учителей и учительницъ устройствомъ для нихъ убѣжищъ и т. п.

Изъ выработанныхъ совъщаниемъ положений особенное внимание обращаютъ на себя: необходимость озаботиться подготовкой хорошихъ преподавателей и установление болье тъсной связи между родителями учащихся и школой. Необходимость того и другого сознавалась уже очень давно, и немало потрачено чернилъ и типографской краски для доказательства этой необходимости. Но во времена такъ называемой классической, в въ сущности толстовской системы ни о томъ, ни о другомъ нечего было и думать.

Тогда отъ учителей требовалось только одно: полное подчинение этой системт и отсутствие всявой инвидативы въ преподавании. Многочисленные министерские циркуляры регламентировали, какъ въ дълъ преподавания, такъ и въ дълъ воспитания юношества каждый шагъ учителя.

Поэтому въ учителя шли въ большииствъ случаевъ люди, не имъющіе возможности посвоимъ способностямъ, свойствамъ и свъдъніямъ пристроиться на другомъ поприщъ. Такинъ людямъ было все равно: служить лювъ казенной палать, или заниматься преподаваніемъ и воспитаніемъ согласно министерскимъ циркулярамъ. Короче сказать, въ ть времена, за очень ръдкими исключеніями. въ нашей средней школъ не было ни учителей, ни воспитателей, а были только чиновники министерства народнаго просвъщенія. Высказанная на совещаніи мысль объучрежденін педагогическихъ институтовъ для подготовки учителей улыбается нашей иногострадальной средней школъ: такіе институты представять некоторую гарантію въ томъ, что въ учителя пойдутъ люди призванные. Но чтобы создать полную въ этомъгарантію, необходимо во главу угла реформы средней школы поставить принципъ: какъможно меньше регламентаціи въ преподаваніи, которою и до сихъ поръ школа окутана, какъ ватнымъ одъяломъ.

Что касается сближенія семьи со школой, то разрешение этого вопроса находится тоже въ тесной связи съ той же самой регламен-Во времена толстовской системы школа къ тому именно и стремилась, чтобы семью отодвинуть на второй планъ, а воспитаніе дітей и юношей захватить въ свой: руки. Воспитанники были подъ надзоромъчиновниковъ министерства не только въ школъ, а и въ семъъ. Было время, когда надзиратели имъли право входить въ семейныя квартиры и производить осмотръ всталь вещей, привадлежащихъ воспитаннику, в родители должны были безпрекословно покоряться этому позорному обыску. Сближение школы съ семьей до некоторой степени существуеть у насъ только въ коммерческихъ училищахъ, находящихся въ въдъніи министерства финансовъ, и именно потому, что тамъ меньше регламентаціи со стороны министерства. Значить, если и не вся сила въ ней, то все же сила большая.

А. У.

# II. Тревоги дня.

1. Въ наше время, когда...—, Что случилось"? — II. "Надзирающіе" родители. — Имъетъли право швейцаръ, кромъ подаванія калошъ, еще и думать о своемъ сынъ? — III. Какъ образовался фондъ народнаго просвъщенія. — "Письма простыхъ людей". — "Крестьянинъ" — г. Эйзенбергъ. Неодобрительное
одобреніе. — Враги союзники и враги-противники. — Новые фонды и "каменное равнодушіе". —

1V. "Спасатели отечества. "— "Обвиненіе" Максима Горькаго. — Добровольческое "исправленіе" престижа Россіи передъ Европой. — V. Забытая страна. — Открытыя и неоткрытыя русскія земли. —
Возвращающіеся переселенцы. — Грустные показатели. — "Жены" вмъсто врачей. — Надежды и ожиданія. — VI. "Должны ли балерины брить волосы подъ мышками"? — VII. "Совътчики" и "открыватели". — "Наша сила въ некультурности мужика". — Устрашающія предостереженія. — VIII. Какъ Л. Н.
Толстой попалъ "въ передълку". — IX. Наши прожектеры.

I.

Гулкому эхо уподобиль некогда Пушкинь поэта... Деятельность печати, ея важная, необходимая роль, быть можеть, еще более подобна этому—одновременно гулкому и глухому, на все откликающемуся, но неслышащему ответа, замирающему въ отдаленіи эхо...

Было время, было оно въ свётлую, сверкающую эпоху шестидесятыхъ годовъ, эпоху великихъ реформъ, эпоху великаго полъема, было время, когда каждая статья, каждая замътка, благополучно прошедшая сквозь Сциллы и Харибды независящихъ обстоятельствъ и увидъвшая свътъ на страницахъ журнала или газеты, иачиналась знаменательными словами: "въ наше время, когда"...

Много гордаго, много сильнаго и большого чувствовалось въ этой, по витышнему безразличной фразть.

"Въ наше время, когда"... Эта была не случайная фраза. Слышался въ ней общій нервъ, чуялась руководящая нота, въяло большимъ и опредъленнымъ синтезомъ большой и опредъленной эпохи...

Шли годы, уплывали десятильтія... Зловъщее чудовище-—реакція шагь за шагомъ неуклонно вступало въ свои права... Страшныя, казалось, безнадежныя событія творились на тускломъ фонъ общественнаго индеферентизма и обывательскаго безразличія.

Исжита, казалось, была юность, отняты силы, подръзаны и перебиты крылья...

Тягостная полоса безвременья все бол'ве закрывала собою померкшее отъ злов'вщихъ туть солнце... И безпощадно разбивались старые боги, и не находили люди новыхъ

боговъ, и уставали, и не хотъли они долъе искать ихъ... Мрачная тоска, жалкое безсиліе, щемящее безвъріе—тяжелой пеленой нависли надъ обществомъ.

Слова "въ наше время, когда" совершенно утеряли свой смыслъ, перестали звучать однимъ, близкимъ и общепонятнымъ значеніемъ.

"Изъятымъ наъ употребленія" — оказалось это понятіе... Въ разбродъ пошли думы и силы нашего общества...

И воть уходить въ въчность нынъ эта тяжелая, проклятая полоса безвременья. Andere Zeiten,—andere Vögel; andere Vögel—andere Lieder!

Все явственнъе и очевиднъе наступающій новый и свътлый переломъ въ жизни и настроеніи нашего общества. Приближаются, наконецъ, новыя ремена, прилетаютъ, наконецъ, новыя птицы...

Новыя весеннія п'всим пусть робко, но все-же начинають звучать у насъ на Руси.

Солице увидёли люди... Начинается снова хорошій и добрый трудовой день.

Слова "въ наше время, когда" снова получаютъ присущій имъ большой и опредъленный смыслъ...

Главную цѣнность и значеніе придаемъ мы, говоря о чуствующемся нынѣ обновленіи, именно внутреннему подъсму нашего общества, тому духовному подъсму настроенія общественнаго, который прекращаеть собой стоны и нытье безсилія, внушаеть силы и бодрость, развертываеть широкіе радостные горизонты...

Этотъ внутренній и духовный подъемъ пока, какъ изв'єстно, хоть отчасти совпадаетъ и съ вн'вшними условіями нашей жизни. Назначеніе князя П. Д. Святополкъ-Мирскаго новымъ руководителемъ нашихъ внутреннихъ дёлъ и объявленные имъ новые необходимые и знаменательные девизы: "развите общественной самодёятельности" и "довёріе къ общественнымъ силамъ" — вызвали, какъ извёстно, много надеждъ и ликованій.

Земства и города со всёхъ концовъ Россіи посылаютъ свои прив'єтственные адресы и телеграммы, громкія прив'єтствія высказываются также въ обществ'є и печати.

"Что случилось?" — спрашиваетъ между прочимъ съ обычною "откровенностью" князь Мещерскій, на столбцахъ своего "Гражданина".

"Что случилось?

Раздался - ли звукъ въчевого колокола? Нътъ!

Подступилъ-ли Стенька Разинъ къ Петербургу со своею вольницею?—Нътъ!

Прибыли-ли изъ Парижа командированные г. Комбомъ духи Робеспьера и Марата, съ предложеніемъ либеральныхъ услугъ?—Тоже изтъ!

"Что же случилось, что иные монополисты консерватизма бьють себя въ грудь, нюхають ежеминутно англійскую соль, чтобы не упасть въ консервативный обморокъ, и, какъ іуден на ръкахъ вавилонскихъ, вопіютъ стънамъ града: давите насъ! А монополисты либерализма, наоборотъ, не только запрыгали отъ удовольствія, но на всъхъ кимвалахъ и тимпанахъ доброгласія заиграли гимнъ "правовому порядку"!

"Что случилось"? — настанваеть князь Мещерскій.

"Случилось только одно", отв'вчаетъ онъ себ'в на этотъ вопросъ.

"Пришелъ новый министръ внутреннихъ д'ёлъ, въ лиц'ё челов'єка съ сердцемъ, который хочетъ попытаться водворить порядокъ не столько полицейскими м'врами, сколько общественнымъ ему сод'ёйствіемъ, основаннымъ на взаимномъ дов'єріи.

Казалось бы, что туть такого ужаснаго? спрашиваеть "гражданинь"

"Онъ — министръ ничего не ломаетъ, онъ ничего фантастическаго не сочиняетъ, онъ не поступается ни одною прерогативою, ни однимъ правомъ власти, и вдругъ, только потому, что онъ говоритъ о въротерпимости, о разумной свободъ мысли, противъ притъсненія

народности, о расширеніи м'єстной общественной солидарности, — монополисты консерватизма плачуть надъ гибнущею 'Россією, а монополисты либерализма ликують о правовомъ порядк'в, спасающемъ Россію"!

Тотъ развязный тонъ, которымъ князъ Мещерскій говорить о монополистахъ консерватизма, конечно, недостаточно опредѣлененъ.

На самомъ дѣлѣ—положеніе этихъ "монополнстовъ консерватизма" въ настоящее время много сложиѣе.

Одни изъ нихъ растерянно жаловались на участь консерватизма и взывали къ участку, другіе оказались расторопите; въ погонт за отвътомъ на вопросъ "чего изволите" эти другіе "клевреты консерватизма" "тотчасъже ему измънили и продали шпагу свою"!

Въ это время растерявшіяся "Московскія Въдомости", напр., ръшили съ своей стороны, что "отечество въ опасности".

"Внутренніе враги", заявила, напр., эта газета, "эти главные виновники (?!) войны, подняли головы, какъ никогда, высоко: ихънадо согнуть (sic), общество надо вервуть на свое мъсто (?), пусть работаетъ, наживаетъ (?), пусть помогаетъ народу, но пустъне роетъ ему ямы".

"Новое Время", гдъ Меньшиковъ еще такъ недавно взывалъ "побольше строгости" напротивъ того, мигомъ перемънило тонъ. Тотъ-же М. О. Меньшиковъ немедленно заявиль, что "Россіи нужна по общему, великому сознанію нашего покольнія, по глубокому инстинкту самой природы, — ей нужна новая жизнь. Понимаешь? Не притворяйся, ты въдь думаешь то же. Россіи безусловно необходимо обновленіе, ей нужна свобода. Нужны не реформы, а реформа. Нужно не изсколько мелкихъ движеній, а одно великое, всенародное, до последнихъ корней бытія нашего", --- въщаль М. О. Меньшиковъ.

Князь Мещерскій, который свыше 30 лѣтъ своей литературной дѣятельности требовалътолько розогъ и усиленія административной власти, нападаль на земство и видѣлъ въ немъсамый корень зла,— этотъ князь Мещерскій нынѣ совершенно неожиданно привѣтствуетъдовѣріе къ общественнымъ силамъ, говорить о пользѣ увеличенія правъ земства, о пользѣсамодѣятельности вообще и т. д. и т. п.

Въ послъднее время князь Мещерскій дожелъ даже до слъдующихъ размышленій:

"Да консерваторъ-ли я? — задаю я себъ модчасъ вопросъ, — мив все кажется, что я не столько консерваторъ, сколько искренній и свободный либералъ...

Мои стремленія либеральны даже тогда, жогда я стою за розги"!—по меньшей мірріз оригинально заявиль "Гражданниь", эта фраза можеть считаться въ высшей степени симптоматичной и даже символичной!

Въ очень и очень многихъ отношенияхъ все наше время "либерально", но... даже тогда, когда оно "стонтъ за розги"...

Тотъ неожиданный "съ Божьей помощью оборотъ"—какой переживаемъ мы "въ настоящее время, когда"... вызвалъ на свътъ Божій очень и очень много "хорошихъ словъ".

"Весна", "мягкая и ласкающая" слышалось въ одномъ мъстъ.

"Выздоровленіе" "долгожданное и, накомецъ, наступившее" говорили въ другомъ.

Многообразны были тё необычныя рёчи, которыя зазвучали вдругь у насъ. Громче всёхъ кричали именно лживыя уста. Каждый нзъ человеконенавистниковъ и тотъ старался "попрогрессивнее" тянуть свою ноту. "Нука сыграй изъ травіаты, да "погугенотистее" говорилъ въ трактире загулявшій купець: "хорошія слова" "заиграли во всю"

Разобраться во всей этой путаниць теперь, когда еще неизвъстно, какъ слъдуеть, "по которому дълу шумъ" трудно. На глазахъ у всъхъ вдругъ "смъшались шашки и полъзли изъ щелей мошки и букашки".

Время, — за исключениемъ несомитинаго духовнаго подъема общественнаго, остается все еще неопредъленнымъ.

Во всяком в случать толки о "веснты" съ одной стороны, крики "караулъ" съ другой—все это безусловно представляеть собою знамение времени, переживаемаго нами, знамение путаницы понятий и шатания умовъ, которыя остались намъ въ наслъдство отъ уходящихъ нынъ въ въчность долгихъ годовъ общественнаго и духовнаго застоя и спячки.

Какъ-бы ни кристаллизовалось въ будущемъ переживаемое нами нынъ время — въ подобное время надо во всякомъ случаъ особенно ясно сознавать, какому Богу мы молимся, надо особенно зорко глядъть впередъ, особенно стойко стоять на своемъ посту, особенно сильно и сознательно върить въ необходимое наступление лучшаго грядущаго, свътлаго, яснаго будущаго!..

И въ это время каждая изъ тревогъ дня имъетъ не только свое отдъльное значение и интересъ, она полна еще и иного, общаго и принципіальнаго значенія, симптоматической и показательной важности и интереса.

#### II.

"Кипить повсюду жизнь въ тревогъ суетливой, великое смешавъ съ ничтожнымъ и смешнымъ"—говорить поэтъ.

"Зд'всь поц'я любви — а тамъ ударъ ножемъ" — эта обычно-трагическая альтернатива какъ нельзя р'взче бросается въ глаза вдумчивому наблюдателю современной жизни.

"Здісь нагло прозвучаль бубенчикъ арлекина, а тамъ идетъ пророкъ, согбенный подъ крестомъ"... Есть, конечно, и пророки на шумномъ торжищѣ житейской суеты нашей...

Но часто, до боли часто теряется голосъ ихъ среди громкихъ возгласовъ окружающей пошлости обывательщины!

Одною изъ главныхъ тревогъ дня является въ настоящее время наша школа.

Много времени прошло съ тъхъ поръ, какъ гулкимъ звономъ пронеслись надъ нашимъ обществомъ слова о "сердечномъ попеченіи", объ учащихся и все это время общество и печать продолжаютъ думать одну и ту же думу.

Волна за волной наростають все новые и новые вопросы въ этой сферѣ. "Злобой дня" въ настоящемъ является вопросъ о сближеніи семьи и школы. Тотъ "порядокъ", при которомъ между семьей съ одной стороны и школой съ другой существовалъ взаимный антагонизмъ, существовала глухая стѣна взаимнаго непониманія и даже нежеланія понять другъ друга,—этотъ давній порядокъ былъ, какъ извѣстно, только что министромъ народнаго просвѣщенія оффиціально объявленъ непригоднымъ и "подлежащимъ коренному и рѣшительному обновленію".

Печать наша, естественно, усиленно занялась этимъ вопросомъ. Какъ сблизить семью со школой, какъ создать миръ и любовь между этими лагерями? — таковъ главный тезисъ положенія.

Любопытны следующія точки зренія, какія

выдвинула наша общественность по поводу этого важнаго вопроса.

Въ Петербургъ нашлись родители, которые увидъли корень вопроса въ поведеніи учащихся. "Главное—порядовъ чтобы"—таковъ оригинальный базисъ ихъ убъжденій. Сторонники такой, по меньшей мъръ "неожиданной", постановки вопроса образовали лигу.

"Лига родителей для надзора за поведеніемъ", такъ называется это феноменальное сообщество. Цъли его, какъ оказывается, состоять въ надзоръ за воспитанниками учебныхъ заведеній. Родители, входящіе въ составъ лиги, берутъ на себя отнынъ доброхотное выслъживаніе и наблюденіе за поведеніемъ учащихся на улицахъ и въ общественныхъ мъстахъ. Надзоръ направленъ противъ всяческихъ предосудительныхъ поступковъ: куренія, пьянства, посъщенія трактировъ и ресторановъ, сердечныхъ увлеченій, билліардной игры и т. п.

Многіе думають, что вовсе не съ этого бы надо начать единеніе семьи со школой. Многіе утверждають, что роль семьи сводится далеко не къ "выслъживанію", которое отнюдь не равнозначуще сердечному и разумному воспитанію. Многіе находять, что подобное отношеніе къ дътямъ создасть только враждебныя отношенія между отцами и дътьми, тогда какъ эти отношенія такъ бользненно ждуть у нась полной искренности и любви...

Но мало-ли чего надумають эти придирчивые "многіе"?.. Жизнь идеть своимъ чередомъ, и наряду съ родительскимъ "выслъживаніемъ" учениковъ, съ каждымъ днемъ ставятся на очередь все новыя и новыя неожиданности.

Кром'в тъхъ путей сближенія школы и семьи, которые, какъ, напр., совъщанія педагогическихъ совътовъ съ родителями, являются нынъ уже намъченными оффиціально самимъ въдомствамъ народномъ просвъщенія, печать обсуждала еще и многіе иные способы и пути.

Въ области этого обсужденія возникъ, между прочимъ, слъдующій любопытный вопросъ: "Имъетъ-ли право швейцаръ думать о своемъ сынъ, или онъ обязанъ исключительно подавать галоши и на этомъ заканчивать всъ проявленія своей натуры"?

Этотъ вопросъ возникъ следующимъ путемъ. За последнее времи—въ нашей печати, по образцу заграничной, —сильно развилась

манера интервьюпровать. Роль журналиста, которая низводится при этой манеръ до уровня граммофона, состоить въ дайномъ случать въ томъ, чтобы, выслушавъ ръчи того или иного лица, почему либо признаваемаго компетентнымъ, — грамотно и точно передать всъ его доводы и заключения.

Въ виду злободневности темы о сближеніи школы и семьи, она вызвала не малое количество разнообразныхъ интервью. Интервьюпруемые, повторяя недавнюю рѣчь министра народнаго просвѣщенія, говорили о необходимости сближенія и указывали различные пути къ этой цѣли. Интервьюирующіе тоже говорили о необходимости сближенія, но уже путей не указывали. Они только скромно записывали все сказанное и немедленно докладывали объ этомъ почтеннъйшей публикь.

Одинъ изъ интервьюеровъ — сотрудникъ "Виржевыхъ Въдомостей" — между прочимъ, отправился къ предсъдателю ученаго комитета по народному просвъщеню, академику Н. Я. Сонину.

Здѣсь, какъ оказалось, вмѣсто обсужденія деталей и путей только что оффиціально объявленнаго необходимымъ сближенія между семьей и школой, было выражено слѣдующее сомнѣніе въ желательности даже самой сущности этого сближенія: "чего собственцо, "дословно спрашнваль у представителя печати академикъ Н. Я. Сонинъ, — "добивается общество? Руководительства школой? Но какое право, матеріальное и правственное, имѣеть она на такое руководительство? Гдѣ и въ чемъ у него нужная для этого компетенція? Развѣ сама семья умѣеть воспитывать и когданибудь обдумывала серьезно вопросъ о воспитаніи"?

Какъ оказывается, семья такимъ образомъ "ничего не умъетъ", и ей нечего поэтому "съ суконнымъ рыломъ", по народной поговоркъ, "соваться" въ "калашный рядъ" воспитанія. На это есть, видите ли, спеціально командированные чиновники.

"Да въдь это мой сынъ!", можеть быть, отвътить съ болью какой-либо отецъ. "Мало ли что твой! Не твое это дъло. Да ты въ этомъничего и не смыслишь. Намъ это доподлинно извъстно", получить онъ въ отвъть, если принять выраженную въ вышеприведенной цитатъ мысль.

"Тебъ твой мужъ и не нуженъ вовсе"... говоритъ у Гоголя Сквозникъ-Дмухановскій Пошлепкиной, безъ очереди забирая этого злосчастнаго мужа въ солдаты.

"Да я то сама лучше знаю—нуженъ онъ меть или не нуженъ"!—отвъчаетъ Пошлепкина.

До сихъ поръ считалось, что Пошленкина имъла хоть право думать, что она "лучие знаетъ".

Отнынъ этотъ взглядъ отвергается, если конечно полностью признать все высказанное въ печати академикомъ Н. Я. Сонвнымъ:

"Какое тамъ можеть быть сближеніе"? — любезно сообщиль онь дал'я печати.

"Толкують о какихъ-то сов'вщаніяхъ, какъ о ц'ядебномъ средств'в противъ антагонвзма между семьей и школой. Какъ организовать эти сов'вщанія, и что они могутъ дать"? продолжалъ Н. Я. Сонивъ: "Наши школы бевсословны, и въ гимназіи рядомъ съ сыномъ швейцара этой-же гимназіи учится сынъ члена государственнаго сов'та. Удобно-ли обоихъ этихъ лицъ пригласить одновременно на сов'вщаніе? Да и какой сов'вщательный голосъ можетъ подать швейцаръ, который обычно подветъ только пальто и калопи"?!—заковчилъ наковецъ предс'вдатель ученаго комитета.

Дѣло швейцара, слѣдовательно, только и исключительно подавать галоши, но ни въ какомъ случаѣ не "разсуждатъ", хотя-бы и о судьбѣ своего-же собственнаго сына.

Если кухаркинымъ д'втямъ и оказываютъ честь считать ихъ за людей и учить, то изъ этого, такимъ образомъ, вовсе не сл'вдуетъ, конечно, что они им'вютъ право настолько "возмечтать", чтобы еще и "см'втъ свое суждение им'втъ".

Надо надъяться, что при осуществленіи намъченныхъ нынъ путей "сближенія семьи и школы" родители не забудутъ полностью проникнуться вышеуказанными, не очень новыми, но за то очень и очень "опредъленными" взглядами, любезно преподанными въ печати предсъдателемъ ученаго комитета, академикомъ Н. Я. Сонянымъ.

III.

Многоразличныя-ли событія посл'ядняго времени, или просто повышенная пульсація общественной жизни и чувствительность общественной сов'ясти — «обусловили со-

бою новое, надо надъяться, устойчивое настроеніе, но, во всякомъ случать, вопросы народнаго просвъщенія— привлеклю къ себть теперь особенное и напряженноевниманіе. "Просвъщеніе полезно" — эту встину знали, конечно, всть и раньше, знали даже почти столь же твердо, можеть быть, какъ и правила, вродть "сила солому ломитъ", "съ сильнымъ не борись, съ богатымъ не судись" и т. п. остающіяся необходимыми въ нашей обывательской жизни изреченія.

"Просвъщение полезно" — эта истина, повторяемъ, была прекрасно извъстна. Номного десятилътий оставалась доселъ эта истина сама по себъ, а жизнь шумная и многоголосая шла опять-таки сама по себъ, совершенно отдъльно и обособленно. Состояние нашего народнаго образования общензвъстно. Въ то время, какъ на образовательныя нужды въ Съверной Америкъ еще въ 1873 году тратилось въ годъ на каждаго жителя 3 рубля 50 коп., у насъ эта сумма, по отчетамъ 1902 года, оффиціально исчисляется въ 8 копъекъ.

Въ то время, какъ въ Германіи на сто жителей—98 грамотныхъ, причемъ весьма многіе наъ нихъ обладають, кромѣ грамотности, еще и среднимъ пли высшимъ образованіемъ,—у насъ въ настоящее время въсреднемъ 16 грамотныхъ на 100 человѣкъ, при чемъ на окраинахъ въ Сибири, на Кавказѣ и т. д.—а среди женщинъ такъ и повсюду эта цифра очень сильно понижается до двухъ и даже одного процента.

Нынъ, какъ сказано, вопросы народнаго просвъщенія привлекли къ себъ особенное, напряженное и усиленное вниманіе. Всъмъвдругъ стало до несомивнюсти ясно, что дальше безъ школъ жить нельзя, что безъ серьезнаго просвъщенія народнаго мы очутимся въ "тупикъ", что дальше безъ этого "некуда идти", что "Россіи нужны, во-первыхъ, школы, во-вторыхъ школы и въ третьихъ—также школы"...

Будущее покажеть, какіс плоды принесеть съ собою новая полоса. Такъ или иначе, пока безпристрастному наблюдателю нельзя въ качествъ совершившагося доселъ событія не отмътить нарожденія новаго "Фонда народнаго просвъщенія", основу которому положила газета "Русь".

Высказаться опредъленно по поводу этого "Фонда" пока, какъ это и указывалось на

страницахъ нашего журнала, несомивно затруднительно. Идея самодвятельности общества и народа въ просвътительномъ дълъ, конечно, очень хорошая идея. Надо помнить, однако, что доселъ неизвъстно, на какія именно просвътительныя нужды пойдетъ указанный Фондъ... Неизвъстно далъе, кому будутъ переданы собранныя деньги. Неизвъстно еще, кто и съ какою программой станетъ во главъ этого дъла.

Неизвъстна, наконецъ, и самая неприкосновенность фонда. У насъ требуется, какъ извъстно, спеціальное разръшеніе для какихъ бы то ни было сборовъ. Такого разръшенія "Фондъ народнаго просвъщенія", къ прискорбію, еще не имъетъ, и собранныя деньги весьма свободно могутъ быть въ одинъ прекрасный день конфискованы, въ качествъ "незаконно собранныхъ".

Цѣлесообразность теперешняго состоянія "Фонда" остается, такимъ образомъ, пока невѣдомой. Извѣстна доселѣ только исторія его образованія, которая въ виду своей характерности заслуживаетъ отдѣльнаго разсмотрѣнія.

Началось дівло съ того, что въ газетів "Русь" стали печататься за подписью А. Зенгера "Письма простыхъ людей". Всв этп письма были подписаны разными фамиліями съ обязательной прибавкой титула "крестьянинъ такой то". Письма эти обращали на себя вниманіе развѣ только тѣмъ, что были обращены почему то именно къ А. Зенгеру, котораго авторы писемъ предупредительно называли, Алексвемъ Владиміровичемъ". Когда возникъ вопросъ, откуда узнаютъ "крестьяне" авторы писемъ имя и отчество г. Зенгера, посл'єдній любезно объясниль въ печати, что "простые люди" "предварительно наводили справку въ конторъ газеты, чтобы узнать-какъ именно следуетъ имъ "по батюшкъ" именовать г. Зенгера", къ которому они вследъ за этимъ со спокойной душой и обращаются со своими письмами.

Послъ этого объясненія "письма простыхъ людей" — продолжали благополучно печататься въ "Руси". Обращало на себя вниманіе еще и то обстоятельство, что подавляющее количество "простыхъ людей" писали пменно о фельетонахъ г-на Меньшикова. Со стороны можно было подумать, что многомилліонная крестьянская Русь только и дълаетъ, что читаетъ Меньшиковскіе фелье-

тоны, ділая это въ добавокъ псключительно для того, чтобы затімъ написать по поводу нихъ письмо г-ну Зенгеру, имя и отчество котораго они предварительно, конечно, неукоснительно и спеціально узнавали въ конторъ газеты "Русь".

"Простые люди" писали письма, "газетные люди" печатали ихъ въ "Руси" вмъстъ со всъми благодарностями по адресу редакціи, и все такимъ образомъ обстояло совершенно благополучво. "Никоторыхъ происшествій, равно какъ и атмосферы въ предълахъ вовсе не имъется", какъ писалъ нъкій исправникъ на листкъ статистическихъ свъдъній о своемъ уъздъ. Такъ обстояло дъло въ нашемъ міръ, лучшемъ изъ міровъ. Какъ вдругъ въ одинъ прекрасный день въ газетъ "Русь" было, за подписью "Крестьянинъ", напечатано письмо, полученное со вложеніемъ трехъ рублей и говорящее о желательности основанія "Фонда вароднаго просвъщенія".

Редакція газеты "Русь" немедленно же мобилизовалась. Статья за статьей, письмо за письмомъ посвящались здёсь идеё Фонда. Письма были подписаны то словами "Юнкера съ высшимъ образованіемъ", то словомъ "чиновникъ", то "жулекъ" и наконецъ "проститутка"— всё эти письма взывали къ обывателю, благодарили редакцію и неумолчно возглашали: "Стате разумное, доброе, втаное"! При семъ давались серьезныя увъренія, что за это "спасибо сердечное" неминуемо скажетъ не кто иной, какъ всамдълишный "русскій народъ".

Починъ "Крестьянина" не остался, такимъ образомъ, безъ подражателей. Во множествъ, сравнительномъ, конечно, потекли со всъхъ сторонъ пожертвованія на дъло "Фонда".

Мифнія псчати по этому поводу значительно разділились. Въ то время, какть одни виділи въ принятой "Русью" системіт весьма отрадное начинаніе и плодотворную, жизненную идею, другіе находили, что это только безплодная шумиха, не имітющам ничего общаго съ настоящимъ дітомъ.

Сторонники идеи видъли въ ея осуществлени "широкій и красивый общественный жестъ".

"Это—несомнънно яркій и симпатичный лепестокъ той самой общественной розы, что, окръпая сама, укръпляетъ и случайныя весны противъ возможныхъ рецидивовъ мороза и сиъга", писали сторонники идеи: не-

зависимо отъ того, насколько широкіе прямые результаты принесеть съ собою самый сборъ, объявлялась важной сама по себъ "ясная, отчетливая перекличка друзей просвъщенія въ русскомъ обществъ, всероссійскій плебисцить по вопросу о всеобщей грамотности".

Другіе изъ сторонниковъ наивно цѣнили не только принципъ, но и уповали, что соберутся огромныя деньги, которыя дадутъ матеріальную возможность удовлетворить просвѣтительнымъ нуждамъ народа "Мининъ, напримѣръ... Опять же и Пожарскій"! такъ приблизительно говорили раздѣляющіе эту паиболѣе наивную точку зрѣнія.

Третьи, наконецъ, видъли въ идеъ фонда какъ бы "экзаменъ нашему общественному самосознанію".

"Способно-ли русское общество произвести на свътъ безъ акушерской помощи предписаній и циркуляровъ свободное дитя общественной самодъятельности, или нътъ? — вотъ въ чемъ вопросъ, заявлялось здъсь. А если способно, то дитя, какъ въ сказкъ, вырастетъ въ богатыря, а воспитатели и руководители для него всегда найдутся изъ лучшихъ людей нашихъ выборныхъ учрежденій, которые и составятъ общественный комитетъ". Такъ заявляли различные сторонники "Фонда".

Очень опредъленно высказывались и противники "его". Чуть-ли не наиболъе корректно высказался "Міръ Божій".

"Для насъ, —читаемъ мы здъсь, —фактъ этоть (открытіе подписки на "фондъ") имъеть огромное симптоматическое значение. Въ самомъ деле, стоило газете кликнуть кличь, какъ сейчасъ же тысячи наивныхъ, не искушенныхъ въ общественной работъ людей, довърчиво, безъ какой бы то ни было критики, понесли свои посильныя приношенія на д'то, крайняя неотложность котораго особенно остро почувствовалась ими теперь, въ наши дни, когда предъ лицомъ всего міра мы обнаружили свою отсталость... Симптомъ въ высшей степени интересный и заслуживающій вниманія, потому что именно они, наивные люди, и только они, участвують въ этой подпискъ, которой газета "Русь" придала рекламно-эффектное названіе "Фонда народнаго просвъщенія", говорить "Міръ Вожій".

Другіе противники того осуществленія

идеи "Крестьянина", какое приняла "Русь" заявили себя значительно ръзче. Многіе указывали на "неразборчивую и грубую рекламу", на "запахъ спекуляціи на общественныя симпатіи къ народному просвънію".

"Это характерно", говорили напр., "С.-Петер. Въд." не только для "Руси", но и для всъхъ нововременцевъ, натянувшихъ на себя либеральные мундиры. Несомитьно, это — знаменіе въка. Либерализмъ—въ ходу. Изреченіе великаго русскаго философа Кузьмы Пруткова: "Если хочешь быть красавцемъ—поступи въ гусары"—они перефразировали такъ: "Если хочешь пріобръсти популярность и ямъть успъхъ, слъдайся либераломъ".

Либералы, конечно, стояли за просвъщеніе. И "Русь" поэтому стоять за просвъщеніе и печатаеть себъ адреса, подписанные "студенть", "Дарья Семеновна", "крестьянинь", "льсникъ и его хозяйка", "поручикъ", "бывшая проститутка", "конторщикъ", показывая тъмъ, что ея затъя можетъ претендовать на что то въ родъ всесословности. Пошли даже интервью и отзывы артистовъ, въ томъ числъ Вяльцевой... Но къ чему вся эта пошлость"?—спрашиваютъ недоумъвая "С.-Петерб. Въд.".

Особенно много противниковъ нашла манера "Руси" помъщать въ газетъ, написанныя по ея же адресу крикливыя "письма".

. Нельзя не радоваться", — заявлялось въ печати — за находчиваго издателя, отыскавшаго способъ наполнить просторные столбцы 
своей газеты даровымъ или почти даровымъ 
матеріаломъ. Отъ безкорыстнаго сотрудничества "Дарын Семеновны" и "лъсника съ 
его хозяйной" изданіе, несомивнно, кое-что 
выгадаетъ, народное же просвъщеніе тоже 
не будетъ, строго говоря, въ убыткъ, такъ 
какъ публика. въ концъ-концовъ, непремънно 
просвътится на счетъ нъкоторыхъ видовъ 
черезчуръ ужъ неразборчивой и грубой рекламы.

Пусть на благотворительныхъ дёлахъ строятъ свою карьеру "приличные" молодые люди, исполняющіе роль секретарей при дамахъ-патронесахъ; истинно передовому же органу печати едва-ли прилично шествовать по ихъ стопамъ: у него есть свои, болѣе серьезныя задачи.

Князь Мещерскій, этоть "enfant terrible"

русской печати, заявилъ свое митие также чрезвычайно откровенно:

"Конецъ года", — заявилъ нашъ "Гражданинъ", — "Начало подписки на будущій годъ. Собрались "світочи" газеты "Русь" и придумали, какъ выразился одинъ изъ нихъ въ задушевной бесітдь, "великольпиную удочку": за нісколько дней до подписки на газету открыть подписку на всероссійскій фондъ просвіщенія"!

Даже вполать благожелательно отнесшееся къ "Руси" и ея почину---"Русское Слово" заявило, что нельзя задаваться ствимой задачей, нельзя думать, что копфики жертвователей составять такую огромную сумму, которая сможеть сделать нашу родину страной образованной. Этого не можеть быть уже потому, что три четверти населенія Россіи не въ состояніи дать и гроша, если не оторвуть его оть своихъ податей. Пусть даже остальная одна четверть собереть 2-3 милліона, это будеть только крупица. Темнота народная слишкомъ глубока и общирна, чтобы уничтожить ее частными случайными пожертвованіями. Не слъдовало бы учитывать напередъ сумму пожертвованій, если бы движеніе на пользу народнаго просвъщенія не вылилось сразу въ непонятную форму. Оно выступило подъ шумнымъ и громкимъ флагомъ "спасенія отечества". Избави Богъ насъ повторять ошибки прошлаго! Крикливость и шуниха -наши враги; они уложать въ могилу любую жизнь любое хорошее д'вло! -- говорило "Русское Слово".

Такъ или иначе, но пожертвованія продолжали по-прежнему притекать въ редакцію "Руси", письма жертвователей, въ большинствъ хвалебныя и восторженныя, исполненныя цитатъ и благодарностей—продолжали по-прежнему печататься на столбцахъ газеты, пестря ея текстъ.

Въ это-то время выплыла вдругъ наружу "Исторія о подм'єнь" перваго иниціатора "Фонда".

Пресловутымъ, крестьяниномъ", подавшимъ, по словамъ "Руси", первый почннъ—оказался не кто иной, какъ С.-Петербургскій, купецъ, нъкій г. Эйзенбергь.

Открытіе это сдълали "Новости", спепіально интервьюировавшія г. Эйзенберга по этому поводу...

... Новости" съ самаго начала агитаціи въ

пользу "Фонда" стоявщія въ оппозиціи къ этой идећ, - увидъли здъсь "еврейскій вопросъ" и объявили на основаніи своего "Русь", интервью, что нзобрѣтя "Крестьянина", извратила и самую мысль иниціатора г. Эйзенберга. Послівній, по этому сообщенію, по отношенію къ фонду "преследоваль одну только практическую цель": "внести светь въ ту темную среду. въ которой происходять антневрейскіе безпорядки, "такъ какъ", по его справедливому пониманію, враждебныя д'яйствія противъ евреевъ являются слъдствіемъ непросвъщенности массъ".

"Новости" съ своей стороны огласили кром'в того еще и сл'ядующее "бордеро". Въ виду характерности этого челов'вческаго документа — приводимъ его во всей его обаятельной св'яжести и неприкосновенности:

СКЛАДЪ оптовой продажи галантерейныхъ товаровъ

товаровъ м. г. эизенбергъ.

С ТБургъ.

1) Невскій пр., 68, у Аничкина моста.

2) "Дешевый Вазаръ", Гост. дв., № 51.

Спб., "октября 4-го д., 1904 г

М. Г.

Господинъ Редакторъ! Обращаюсь къ Вамъ съ прозьбою осветить черезъ печати Вопросъ съ лишкомъ серьезный, жив-

ши летомъ въ деревнъ въ своей имъницъ я тамъ получалъ Газету "Русь". Меня сильно заинтересоваль поднятый газетою Крестьянскій вопросъ, и письма простыхъ людей, я послъ долгаго раздумія, рышился написать письмо въ "Русь", въ надеждъ что либо завлать полезнаго для кого бы то не было... Мое первое письмо было напечатано 9-го сентября подъ заглавіемъ: "Что Намъ Дълать". По прочтеніе мною его, я нашель, что его наверно нашли дельной, я решился написать второе письмо, со вложениемъ первыхъ 3-хъ р., О предлагаемомъ всей печати всей Россіи учреждать комитеты для собираніе Капиталовъ, на народное просвещеніе, которое было напечатано сентября. То что мысль моя, здравая и высокаго сознаніе, доказываеть то какъ ее съ жаромъ подхватило все общество съ малого до великаго, я же лично пріфхаль сюда 27-го числа и сталъ следить за развитіямъ и скопленіемъ денегь въ Редакціи "Русь". Мнъ это было въ вышше степени пріятно я же лично не находиль нужнымъ заходить въ Редакцію; а ждалъ приглашеніе (если я

лично нуженъ буду), но мит что то не понравилось что меня переработали въ Крестьянина. Я не находилъ нужнымъ протестовать противъ этого думаю на верно Редакторъ находить такъ нужнымъ... Пускай себъ хвалять крестьянина, мудраго, вчера-же я прочемъ статейку за подписомъ "Змій". Меня эта статейка крайнъ возмущаетъ, я глубоко уверенъ, что она придумана пощекотать за жабры мою природную трусость, такъ какъ оне отлично знають что я происхожу изъ племени гонимаго народа. Но можетъ быть я ошибаюсь то я готовъ взять мон слова назадъ, на всякій случай я эту статейку нахожу фанатико мерзостію, я предусматриваю что выбсто нечто чистаго светлаго, можеть получиться нечто грязного вонючаго, и мить больно сознавать чтобы моя идея попала въ руки фанатиковъ, я объявляю во встуслышаніе, что я не крестьянинъ и никогда такъ не подписывалъ, а я с.-петербургскій купецъ Максимъ. Герасимовичъ Эйзенбергъ православный христіанинъ. Прошу другихъ газеть перепечатать".

"Другихъ газетъ" исполнили просьбу п перепечатали съ оглашеніемъ этого письма; накопленіе характерныхъ курьезовъ, однако, не окончилось.

Отвъчая на нападки различныхъ органовъ печати, "Русь" стала между прочимъ у себя печатать списки нашихъ повременныхъ изданий, нъчто вродъ своеобразнаго синодика. "Ошую" ставились органы печати, высказавлыеся "за Фондъ", "одесную"—всъ высказавлыеся "противъ Фонда". "Кроткія овцы", какъ и полагается, были такимъ образомъ ръзко отдълены отъ "буйныхъ козлищъ".

Въ спискъ "Руси" — въ числъ изданій, стоящихъ "за Фондъ" была, между прочимъ, и газета "Съверо-Западный Край".

Почитали читатели п умилились. Хорошо ужъ больно выходить... Вонъ и "Съверо-Западный Край" за фондъ высказался"...

"Съверо-Западный Край", однако, оби-

"Хотя "Русь", сообщаеть эта газета, "на неизвъстныхъ намъ основаніяхъ, и заявила, что въ числі газеть, выразившихъ сочувствіе ея проекту, находится и наша, "Съверо-Западный Край", въ дійствительности, однако. мы до сихъ поръ ничъмъ не выразили своего митнія о идет фонда".

Какъ произошла такая ошибка, намъ ко-

нечно неизвъстно. Во всякомъ случав, до сихъ поръ не ръшено въдь философами, что собственно правильнъе: вст ли, кто не съ нами, противъ насъ? Или, наоборотъ, вст, кто не противъ насъ,—съ нами?

Можно разсуждать такъ, но можно повернуть и этакъ. "Съверо-Западный Край" не захотълъ примириться съ такой истиннофилософской свободой выбора. "Предпріятіе "Руси", съ точки зрънія цълесообразности — ошибка", говоритъ эта газета: "предпріятіе г-на Суворина младшаго, можно было бы просто отнести къ категоріи "малыхъ дълъ" (впрочемъ, небезполезныхъ), если бы не одно обстоятельство.

"Это обстоятельство заключается въ томъшумѣ, въ тѣхъ литаврахъ и бубнахъ, которыми такъ аляповато, нетактично сопровождаетъ свое дѣло "Русь". Вѣдь предполагается, что она вѣритъ въ усиѣхъ дѣла,
вѣритъ, что сумѣетъ сдѣлать нѣчто великое,
на всю Россію. А великія дѣла такъ никогда не дѣлалнсь. Ни одно серьезное движеніе въ обществѣ не сопровождалось такими смѣхотворными письмами, какъ письма
жертвователей, помѣщенныя въ "Руси"!—
продолжаетъ "одобрившая" фондъ газетъ.

"Оно конечно, — разсуждаеть "Свверо-Западный Край", — всякое даяніе благо и: "Чемъ шире разливается волна движенія, чемъ больше радетелей, хотя бы мелкихъ по сумит пожертвованія, оно приклекаеть, словомъ— чемъдемократичне оно, — темъ лучше. Но когда "юнкера съ высшимъ образованіемъ" шлютъ патакъ и приводять при этомъ и прочувствованные стишки и цитаты, а органъ Суворина младшаго, какъ граммофонъ, воспроизводитъ всё эти странныя подчасъ писанія, — скверно делается на душть".

Послъ путаницы съ "Крестьяниномъ"— Эйзенбергомъ и съ указаннымъ митинемъ, стоящаго будто бы за "Фондъ" "Съверо-Западнаго Края", пошла дальитимая путаница.

Петербургскія газеты, отнесшіяся отрицательно къ "Фонду", конечно, не объявляли сбора пожертвованій на это дъло. "Нячего, объявять"! говорила нензвъстно, на какихъ основаніяхъ, по этому поводу "Русь".

И точно... Черезъ и всколько временивсв газеты, какъ союзники, такъ и враги идем одновременно, стали совершенно непонятно почему принимать пожертвованія, о чемъ всв вдругъ торжественно и объявили, но не въ текотъ, а въ отдълъ объявленій; почему сіе-также неизвъстно.

Очень характерная исторія разыгралась даліве на почвів новых робъявленій: проф. Врандть доставиль вы редакцію "Руси" свое пожертвованіе—сумиу спеціально назначенную имъ на предметь напечатанія объявленій о "Фондів" вы петербургских в газетах».

"Биржевыя Въдомости", "С.-Петербургскія Въдомости" и др. приняли эти объявленія безплатно.

"Новости" съ своей стороны почему - то объщали поступить такъ, какъ поступить "Новое Время".

"Новое-же Время" категорически отказало въ напечатаніи объявленій, даже и за плату,—в'ящаеть исторія д'яла.

И на этомъ, однако, не кончилась бытовая сторона возникновенія "Фонда".

"Новое Время" вглядъвипись во всю исторію, надумало затъять свой собственный, отдъльный "Фондъ"—и даже (гулять — такъ гулять!) цълыхъ два "Фонда": одинъ для поддержки земскихъ отрядовъ на Дальнемъ Востокъ, другой для увъчныхъ въ Портъ-Артуръ.

"Пусть страшно далеко, — заговориловысокимъ стилемъ "Новое Время", отъ насъ отстоитъ та пучина страданій, которой мы не видимъ, но страданія такъ велики, разміры ихъ такъ потрясающи, что отзвукъ ихъ долженъ поб'ядить и пространство, и время, и каменное равнодушіе нашихъ сердецъ".

"Каменное равнодушіе нашяхъ сердецъ" будуть отнын в потрясать целыхъ три фонда одновременно.

"Разъ три богини спорить стали на зарк въ вечерній часъ" поется въ опереткъ. Какая богиня окажется "прекраснъе", какой изъ нихъ суждено получить "нблоко" симпатіи отъ требовательнаго Париса — публики, про то въдаеть, конечно, только Аллахъ.

Хочется надъяться, что это яблоко — не окажется, хотя бы въ дальнъйшемъ, "яблокомъ раздора" между "богинями".

"Гляди въ корень" — утверждалъ нъкогда Прутковъ. Мы не станемъ останавливаться на томъ, что копошится у корня столь типичной и характерной исторіи кратковременнаго существованія "Фонда".

Корни и безъ того, надо думать, болъе чъмъ достаточно обнажены всъми перечи-

сленными, не только смѣшнымя, но еще и очень грустными фактамя!

#### IV.

Есть, должно быть, своеобразное острое наслаждение въ томъ самочувствии, съ какимъ мирный обыватель, надумавъ спасать отечество, начинаеть вдругь кричать "карауль", совътуеть немедленно же "тащить" и "не пущать" или, изръдка, изобрътаеть и свой новый, подобный же девизъ. почвъ этого наслажденія выростаеть, очевидно, оригинальный типъ "спасателей отечества". Ихъ много поставляетъ у насъ текущая действительность. Изъ последнихъ представителей этого типа заслуживають быть отмъчены достославные и заслужившіе тріумфъ гг. Черепъ-Свиридовичъ и Н. Стечькинъ. Г. •Н. Я. Стечькинъ, одинъ изъ столповъ газеты "Свътъ", вознамърился "спасать отечество" сравнительно безобидновсего только на литературномъ поприщъ.

"Спасти Россію" оказалось необходимымъ въ первую очередь отъ Максима Горькаго и отъ "босяцкаго антихриста".

Для этой почтенной и многотрудной задачи — кафедра газеты "Свёть" оказалась, очевидно, недостаточной, и г. Стечькинъ издаеть поэтому спеціальную книгу. "Максимъ Горькій, его творчество и его значеніе въ исторін русской словесности и жизни русскаго общества" такъ называется этотъ высокоученый фоліанть.

Съ усердіемъ и отвагою, достойными лучмей участи, — трудъ этоть подъ указаннымъ неуклюжимъ заглавіемъ доказываеть, что Горькій — не безсознательно, не непосредственно творить свои произведенія, что онъ, видите ли, "заранъе все обдумалъ и съ ехиднымъ лукавствомъ пріучалъ русскую публику къ появленію босяцкаго антихриста".

Сущность обвиненія Горькаго г. Стечькинымъ, какъ оказывается, формулируется имъ въ следующемъ виде:

"Я смъло, какъ гражданинъ земли русской, какъ членъ русскаго общества, какъ върноподданный русскаго Царя, какъ православный христіанинъ, обвиняю Алексъя Максимовича Пъшкова, печатающаго свои сочиненія подънменемъ "Максима Горькаго", въ томъ, что, злоупотребляя талантомъ писателя, ему отъ Бога даннымъ, онъ въ рядъ

сочиненій, по заранте обдуманному плану или по порученію и подговору другихъ лицъ, посл'ядовательно развращалъ читателей".

На этомъ основаніи, г. Стечькинъ всей книгой своей взываеть о необходимости "изъять" Максима Горькаго, дабы этимъ спасти Россію отъ нев'вроятной опасности, предстоящей ей.

Бъдный, бъдный г. Н. Стечькинъ!.. Какъ сильно, оказывается, отзывается на умственныхъ способностяхъ человъка его систематическая близость къ "Свъту" и распространяемой имъ тъмъ!..

Неужели же совершенно безнадежны для г. Н. Стенькина результаты этой близости, сказавшеся въ указанной книгъ?

Неужели же безсильна современная медицина?!

Если г. Стечькинъ дѣлаетъ, такъ сказать, "внутреннюю" попытку спасти отечество, то г. Черепъ-Свиридовичъ, заявившій себя ярымъ славянофиломъ, и извѣстный съ этой стороны—не менѣе, чѣмъ и по своей знаменитой исторін съ сербскими орденами и съ "Волжскимъбассейномъ"—пароходнымъобществомъ безъ пароходовъ,—этотъ самый г. Черепъ-Свиридовичъ дѣлаетъ уже "внѣшнюю" и не литературную, а "политическую" (вотъ оно какъ: знай нашнхъ...) вылазку .на предметъ спасенія любезнаго отечества.

"За границею насъ не любятъ и даже ненавидять", сказалъ себъ г. Черепъ-Свиридовичъ. Тамъ позволяють себъ гнусно и нагло думать, что Россія отсталая, некультурная, темная страна. Это надо перемънить—ръшилъ г. Черепъ-Свиридовичъ и, не откладывая дъла въ долгій ящикъ, принялся дъйствовать.

Способъ дъйствій, избранный г. Свиридовичемъ въ семъ затруднительномъ случат это ничто иное какъ учрежденіе лигъ, т. е. чего то, вродъ древнихъ содружествъ, для защиты Россіи отъ общественнаго мити Европы.

Г. Свиридовичъ сталъ разсылать по Европъ свои собственные "манифесты", въ которыхъ онъ говоритъ не болье и не менъе, какъ отъ именп всего 140 милліоннаго русскаго народа.

Основанныя имъ лиги должны по словамъ его циркуляровъ "содъйствовать возстановленію истиннаго представленія о положеніи Россіи".

Циркуляръ за циркуляромъ каждая лига

должна противодъйствовать нападкамъ на Россію заграничной прессы, которая поволяеть себъ "говорить о смутахъ, дълать нападки и распространять клевету, не зная дъйствительныхъ условій".

Если заграннею до сихъ поръ и думали, что русскіе только и дѣлаютъ, что ѣдятъ сальныя свѣчи, и только по праздникамъ, "собравшись подъ развѣсистымъ деревомъ, "klioukwa" (клюква—тожъ) угощаются національнымъ лакомствомъ, — сочными "ломтями самовара", то теперь г. Черепъ-Свиридовичъ отнынѣ и навсегда исправитъ все это.

"Наша лига",—заявляеть — онъ;" оудетъимъть цълью предотвращение новаго политическаго Седана для Франціи и новаго экономическаго Седана для Россіи".

Вотъ оно, какихъ "дъловъ" собирается надълать г. Черепъ-Свиридовичъ.

И все это безъ малъйшихъ полномочій, безъ малъйшихъ правъ. Все отъ усердія, только безъ нъкоторой корысти.

Г. Черепъ-Свиридовичъ, оказывается, спасаетъ такимъ образомъ отъ "Седана" не только Россію, но еще и Францію.

Честь и слава, конечно, г. Черепъ-Свирпдовичу!. Но неужели н'ять возможности пом'яшать ему самозванно хлестаковничать, говоря въ качеств'я какого-то представителя русскаго народа?...

Одною изъ серьезныхъ в неотложитъйшихътревогъ дня представляется въ настоящее время положение Сибири.

Отъ Урала и до Тихаго Океана широкой полосой раскинулись колоссальныя земли этой покинутой и брошенной нынъ страны, огромное значение которой, помимо ея громадныхъ естественныхъ богатствъ, такъ ярко и ръзко подчеркнуто совершающимися нынъ событиями Дальняго Востока.

Въ чемъ причины пустынности и заброшенности Сибпри? Какъ навъстно, страна эта доселъ лишена земства, лишена самыхъ примитивныхъ началъ существующаго въ Россіи самоуправленія.

Нътъ здъсь, такимъ образомъ, ни одного поприща для работы мъстныхъ дъятелей... И глохнетъ Сибирь, гибнутъ тъ колоссальныя богатства, которыя заслужили странъ названіе "золотого дна", "безглагольна, недвижима" по прежнему, какъ и много лътъназадъ, "мертвая страна".

Нелегкій трудъ представляеть собою попытка разобраться по отд'яльнымъ, текущимъ изв'ястіямъ въ настоящемъ положеніи Сибири. Фактъ за фактомъ, одинъ поразительн'яе, одинъ нев'ярояти'яе другого — встають во весь ростъ передъ вдумчивымъ наблюдателемъ.

Въ этомъ году, напр., въ Сибири открыта новая, донынъ совершенно неизвъстная населенная мъстность.

Открыта эта м'ьстность,...по словамъ газет "Дальній Востокъ" — на берегу Охотскаго моря, противъ Камчатки, на 90 версть юживе Гижиги.

"Наяконъ" — называется эта своеобразная во всъхъ отношеніяхъ, всегда остававшаяся неизвъстной всему міру и отръзанной отъ него мъстность.

Можно ли, даже нарочно, придумать болъе яркій фактъ для иллюстраціи положенія Сибири, ея заброшенности и одичалости?

Факть этоть не единичень, оказывается. Есть много еще и довын не открытых тотрань въ нашей Сибири. Только что печать сообщила, что весь югъ Иркутской губерніи—вовсе не извъстень. Въ массъ мъстностей, существують цълыя деревни, еще никъмъ не зарегистрированныя и не имъющія никаних сношеній съ внъшнить міромъ". Какъ они живуть здъсь, какъ самоуправляются, кто разбираеть ихъ семейныя дъла, какъ совершаются у нихъ разные религіозные обряды и браки, каковы ихъ семейныя отношенія, и никто ничего этого не знаетъ.

Чуть ли не единственной заботой о Сибири является у насъ доселъ — только сплавъ перессленцевъ на ея ожидающіе колонизаторовъ поля.

Разставаться съ родиной, со своими насиженными рядомъ покол вній м'встами, со скоей землею, орошенной трудовымъ потомъ и горючими слезами, разставаться навсегда это для русскаго крестьянина д'яло, конечно, невообразимо тяжелое.

Условія жизни въ деревнѣ оказываются все же достаточно тягостными, чтобы превозмочь это препятствіе. Эти всесильныя условія не дають крестьянину повиноваться влеченіямъ своего сердца. Строгая, холодная необходимость, на ряду съ сотнями тысячъ крестьянъ, отправляющихся въ чуждую и чужую атмосферу города за рублемъ "на податя" гонить иныхъ на сотни тысячъ "на новыя мѣста". И рвутъ, прутъ крестьяне по

необходимости рвуть приросшія ко всему тілу вити, и уходять въ далекую, невіздомую, страшную Сибирь.

Что ожидаеть ихъ впереди, что встрётять они на м'яств, претерп'явъ всё тягости и мытарства долгаго пути?

Нъкоторый отвътъ на этотъ большой и серьезный вопросъ даетъ лежащій предънами послъдній переселенческій отчетъ по Челябинскому пункту.

Отчетъ указываеть за послѣдній годъ "весьма благопріятные результаты". Число переселенцевъ въ этомъ году значительно меньше обыкновеннаго. "Прослѣдовало въ этомъ году переселенцевъ чрезъ челябинскій пункть и зарегистрировано здѣсь—111, 797 душъ.

Необычайно мало и возвратилось въ этомъ году: возвратилось съ мъста переселенія назадъ въ паническомъ страхъ передъ тъмъ положеніемъ, въ которомъ они очутплись—всего 37,889 душъ, цифра не превыпающая такимъ образомъ обычной нормы возврата".

"Норма возврата опредълнется обычно въ размъръ не меньше, чъмъ въ одну треть общаго числа переселенцевъ" — безстрастно говоритъ отчетъ.

37,889 человъкъ, возвратившихся за одниъ только годъ! Надо вдуматься въ это число, надо представить себъ положеніе этихъ тысячъ семей, порвавшихъ всъ связи, распродавшихъ за безцънокъ все свое маленькое имущество, вырвавшихъ свои въковые корни и возвращающихся назадъ, не имъя ни цъли, ни мъста, куда податься—чтобы понять и перечувствовать весь ужасъ этой цифры, этой обычной и ежегодной пормы".

Вглядимся, однако, еще въ другія стороны жизни Сибири. "Наши сибирскіе инородцы вымирають, "грустно констатируетъ напримъръ "Областное обозръніе": "Изъ Олекминска то и дъло приходять извъстія, что въ такой-то долинъ купцы наткнулнсь на нъсколько инородческихъ семей, или умирающихъ съ голоду, или уже умершихъ. А сколько такихъ случаевъ не занесено въ лътописи сибирской жизни!"

"На рѣкѣ Омолони бывали случаи людоѣдства; мы знаемъ фактъ, пишетъ "Областное Обозрѣніе", когда семья съѣла оленей, потомъ собакъ, потомъ стала ѣстъсвонхъ слабѣйшихъ сочленовъ". Изданное еще въ 1900 году по поводу войны съ Китаемъ запрещевіе носить оружіе и по сію пору не отмънено; конечнымъ результатомъ этого распоряженія явилось то, что туземцы, занимающіеся исключительно звъропромышленностью, очутились, благодаря отсутствію ружей и пороха, на краю гибели. Не лучше, чъмъ у янородцевъ, внутреннія условія живни и русскихъ переселенцевъ, тъ условія, которыя заставляютъ ихъ во множествъ бросать Сибирь и пополнять собою и семьями своими вышеуказанную норму возврата.

До сихъ поръ земли наръзались переселенцамъ не по результатамъ осмотра, а только по существующимъ весьма несовершеннымъ географическимъ картамъ.

"Какъ составлены эти карты, говоритъ "Восточное Обозръніе", объ этомъ даютъ нъкоторое представленіе раскрывшіеся нынъ факты. Установить пропуски различныхъ мъстностей представляется, правда, невозможнымъ безъ спеціальнаго изслъдованія. Достаточно яркимъ является, впрочемъ, и п само по себъ слъдующее обстоятельство.

На картъ, изданной въ 1889 г., значатся въ юго-западномъ направленіи отъ г. Нижнеудинска шесть населенныхъ пунктовъ: села Рубахинское, Ерминское, Мало, Бирюсинское и деревии Мало-Шельминская-Больше-Шельминская и Нюрсинская.

На картъ военно-топографическаго отдъла, изданной въ 1891 г., не только обозначены всъ эти селенія, но о каждомъ изъ нихъ указанъ еще и уровень высоты надъ моремъ, что показывало, какъ будто, на то, что данныя объ этой мъстности были вновь и основательно провърены.

Тъмъ не менъе, по разоблаченію сибирской газеты "Вост. Обозр.", этихъ селеній никогда не существовало и теперь не существуетъ, не только въ указанномъ Нижнеудинскомъ уъздъ, но и въ другихъ уъздахъ Иркутской и даже смежной съ ней Енисейской губерніи (!!). Здъсь, по условіямъ каменистой и совершенно безилодной мъстности, существованіе селеній является даже невозможнымъ и немыслимымъ"...

Промахъ этотъ не единиченъ. Немудрено, что свойства почвы оставались невъдомыми, при пересленіи, и переселенцы зачастую попадали то на сплошной камень, то на болото, то на безлъсную, безводную песчаную равинну.

Не трудно представить себ'ь и культурный уровень Сибири. Школы зд'ясь церковно-приходскаго типа. "Владивостовскія Епархіальныя В'ядомости" дають сл'ядующій отчеть о состояніи школь по епархіи.

Въ здъшнихъ церковно-приходскихъ школахъ, говорятъ, Епархіальныя Въдомости", состояло всего 9 законоучителей изъ мъстныхъ священниковъ. Изъ этихъ священниковъ лишь двое получили низшее законченное образованіе, остальные или не окончили низшей школы, или совсъмъ ни въ какихъ школахъ не были, научившись грамотъ дома.

Въ остальныхъ церковно-приходскихъ школахъ оффиціально учителями числятся тъ же священники. Впрочемъ, оффиціально только числятся,—говорятъ "Епархіальныя Въдомости". "На самомъ же дълъ преподають въ школахъ "приватные" помощники изъ псаломщиковъ или свътскихъ лицъ. Эти педагоги получили свое образованіе въ этихъ же самыхъ школахъ. Можно по одному этому судить о степени подготовленности ихъ къ преподавательской дъятельности", грустно заявляетъ отчетъ.

Аналогичныя данныя доставляеть и миссіонерское діло въ Сибири.

Отчетъ, помъщенный въ "Церковныхъ Въдомостяхъ", опредъляетъ цифру расходовъ на миссіонерское дъло въ 172,669 рублей въ голъ.

Число инородцевъ, обращенныхъ въ христіанскую религію, очень не велико и считается лишь отдъльными единицами.

Если мъстами и замътны цифровые результаты—въ Туруханской миссіи, напр., изъ 8000 инородцевъ удалось обратить въ христіанство 53 человъка,—то и здъсь, по словамъ "Церковныхъ Въдомостей", "новообращенные, разсъянные по разнымъ селеніямъ, лишенные постояннаго руководства и наставленія, естественно теряются среди мъстнаго населенія и въ религіозной жизни совершенно предоставленные самимъ себъ, подпадаютъ неизбъжено вліянію своихъ прежнихъ единовърцевъ".

Общіе выводы "Церковныхъ В'єдомостей" сводятся, къ тому, что "духовный ростъ инородцевъ весьма слабо и медленно подвигается впередъ; мало сознательно еще относятся они къ уставамъ православной церкви. О крещеніи д'єтей они не заботятся; поэтому младенцы остаются безъ крещенія часто л'єтъ

по трехъ; большею частію священники крестять ихъ во время своихъ объезловъ по улусамъ; иного дътей умираеть и совсъмъ некрещенными. Христіанскій долгь испов'яди и святого причастія исполняють весьма немногіе; больныхъ почти совсвиъ не напутствують. Умершихъ весьма немногіе погребають по христіанскому обряду. Еще хуже обстоить дело съ христіанскими браками у инородцевъ. Враки инородцы заключаютъ степнымъ обычаемъ чрезъ похищение (умыканіе) невъсть, часто въ самомъ близкомъ родствъ; ври этомъ неръдко мальчика лътъ 12-14 женять на невъсть льть 20-25 и болье. Сильны и остатки язычества въра въ шамановъ, общественныя жертвоприношенія на горахъ различнымъ духамъ и т. п."

"Впрочемъ, обрядовая сторона христианства ими воспринята и усвоена," успоквиваютъ "Церковныя Въдомости".

Не мен'ве груство, дал ве, и медицинское д'вло въ Сибири. М'встами только существуеть ад'всь медицинская помощь.

Остальныя м'ястности на тысячи версть всегда остаются безъ врача, безъ фельдшера, безъ акушерки, безъ больницы...

Даже и тамъ, гдъ медицина существуетъ, она въ невъроятномъ положени.

"Якутскія Областныя В'вдомости" сообщають н'всколько случаевь, когда за отсутствіемъ врачебнаго персонала на тѣ или иные медицинскіе пункты приходится назначать лицъ, им'вющихъ къ педицин'в только то отношеніе, что они являются... женами врачей.

Въ Ж 10 "Якутск. Обл. Въд." напечатано:

Жена врача Н. Образцова, всл'ядствіе ходатайства ея мужа, допускается къ временному исполненію обязанностей фельдшерицы участка мужа съ жалованіемъ въ 300 руб.

Въ № 15 той же газеты снова встръчаемъ подобное извъстіс:

"Назначается, согласно ходатайству мужа (!), на должность фельдшерицы-акушер. въ участокъ мужа, по вольному найму, жена врача Марія Ковнацкая съ жалованьемъ въ 300 р.".

"Быть можеть, въ дёлё лёченія больных», " съ грустью иронизируеть газета, "этоть новый и усовершенствованный порядокъ зам'ьщенія сложныхъ и отв'ятственныхъ постовъ совершенно лишенными подготовки лицами принесеть витето пользы большой, серьезный, а можеть быть и непоправимый вредъ, но за то, какъ процвътеть отъ этого нововведенія семейное счастіе супруговъ!.."

"За пятилътнее существование свое",—
заявляють "Сибирския Врачебныя Въдомости"
врачебное дъло въ Сибири не только не подвинулось ни на юту впередъ, а сдълало
еще замътный шатъ назадъ. И абсолютныя,
и относительныя цифры больныхъ въ послъдний годъ пятилътия оказались ниже, чъмъ
въ первый годъ. "Корень зла лежить въ
самой организации дъла" говорять "Врачебныя Въдомости", "бюрократическая организация сельской медицины въ Сибири—вотъ
причина всъхъ неустройствъ во врачебномъ
дълъ", "только введение земскихъ учрежденій можетъ вздохнуть живую душу въ безжизненный строй сибирской сельской медипины".

Еще бол'ве грустны данныя о "народной медицинъ", почти единственной, которою пользуются Сибирь.

Свъдънія объ этомъ приведены въ XXX книгъ "Записокъ западно-сибирскаго отдъла Императорскаго Географическаго Общества"; среди перечня обычныхъ лъкарствъ, помимо средствъ неудобныхъ въ печати, встръчаемъ для пріема внутрь: нюхательный табакъ, медвъжью желчь, осиновую кору, окачиваніе больного, врасплохъ, холодной водой, проглатываніе наговора, красной мъди (предпочтительно въ видъ старыхъ монетъ) и пр.

Изъ наружныхъ средствъ практикуется: укладываніе больного на навозную кучу, обмазываніе его рвотой и другія еще мен'ве удобопроизносимыя средства.

Все вышеналоженное относится къ русскому населенію края. Во много разъ хуже обстоить дёло съ инородцами вообще и въ частности съ остяками которые считаются христіанами только въ отчетахъ духовной мнссіи, пребывая на дёлё въ первобытномъ язычествё.

Какъ же управляется Сибирь? Богъ знаетъ, какъ далеко завело бы насъ подробное разсмотръніе этого вопроса.

Приведемъ только следующее сообщение "Владивостокской Газеты", касающееся северныхъ, прилегающихъ къ Камчатке местностей.

Съверъ раздъленъ на четыре общирятьй-

шихъ округа. Каждый округъ, въ своей территоріи можетъ вибстить по нескольку второстепенныхъ государствъ Европы. Анадырскій округъ, напр., обнимаетъ пространство въ 458,000 кв. верстъ. Въ немъ находится окружной начальникъ и его помощникъ. Больше, — сообщаетъ Владивостокская газета, — никакого начальства.

"Каковы функцін окружнаго начальника въ Камчаткъ? Овъ--администраторъ, военный н гражданскій. Онъ — подиція, высшая н Больше во всей странъ ни одного представителя полицейской власти. Онъ-судья, сборщикъ "ясака" и государственныхъ повинностей. Онъ же — судебный сл'ядователь, таможенный надзиратель, почтмейстеръ, казначей, интендантъ, наблюдающій за рыбными промыслами, народнымъ здравіемъ, народной нравственностью и т. д. Наконецъ, онъ заботится о краф, о проведенін русской культуры, о насажденін земледівлія, скотоводства, провысловъ и правильной торговли... "

Такое всемогущество привело недавно къ слѣдующему, установленному газетою "Дальній Востокъ" характерному факту.

"Инородческое населеніе провозгласило исправника ни больше, ни меньше, какъ Юрянъ-Тойономъ, т. е. самымъ главнымъ изъ своихъ боговъ. Были устроены необижновенныя празднества. Собрались всъ окрестные инородцы. Звонили торжественно въ колокола, и при звонъ ихъ исправника носили по городу..."

Много множество аналогичныхъ частностей лежитъ предъ нашими глазами въ видъ иныхъ столь же характерныхъ фактовъ.

Но достаточно и этихъ. Достаточно видно, какъ многаго ждетъ Сибирь, какъ важно пробудить къ новой жизви эту гигантски важную и огромную, оброшенную и покинутую страну.

## VI.

Среди многоразличныхъ "тревогъ дня" приходится въ числъ всяческихъ, стоящихъ на очереди "назръвшихъ вопросовъ" отмътить еще и слъдующее: Слъдуетъ ли балеринамъ выбривать себъ волосы подъ мышками? таковъ вопросъ, вызвавшій серьезные и оживленные дебаты на столбцахъ нъкоторой части нашей печати.

Да не подумаеть благосклонный читатель,

что, указывая на этотъ вопросъ, мы позволяемъ себів неумістную шутку, или имівемъвъ виду карякатуру дійствительности. Нашей дійствительности "не перекарикатурипь", и она зачастую идетъ даліве самой богатой фантазіи сатирика и карикатуриста.

"Діро объ обязательстві для танцовщицъ пробривать волосы подъ мышками" было дъйствительно возбуждено. Въ роди инпціатора въ этой почтенной отрасли идейной борьбы съ рутиной выступило "Новое Время". Здёсь именно возникъ этотъ глубокомысленный вопросъ, здёсь нашель онъ толкователей и выразителей своихъ. Было сообщено по этому поводу, что существуеть проекть и что вопросъ решенъ утвердительнымъ образомъ. Изслъдователи "Новаго Времени" долгомъ познакомить читающую публику со вский доводами pro и contra проекта. Вопросъ разбирался не разъ, разбирался не только съ эстетической точки зрѣнія. Производились даже историческія изслівдованія, изъ которыхъ явствовало, что внимательное изученіе образцовъ красоты-древнихъ статуй-само по себъ совершенно недостаточнодля правильнаго решенія вопроса.

"На статуяхъ женщины дъствительно волосы имъются голько на головъ", обсуждалось на столбцахъ "Новаго Времени". Ноэто, какъ оказывается, требуеть объясненій: "Статун древнихъ потому безъ волосъ, чтодревнія женщины, какъ геперь восточныя уничтожали волосы на женщины, бритьемъ или сърнистымъ мышьякомъ. А изображалъ, что видълъ. Это скульпторъ считалось красотою и держалось до XVIII стольтія не только для женщинь, но дажедля мужчинъ. Для новобрачныхъ, напримъръ, бритье считалось прямо обязательнымъ".

Помощью подобных, строго научныхънзслѣдованій, удалось подойти и къ самой сути вопроса. Съ одной стороны сообщалось, что "слишкомъ обильная растительность, показывающая энергическій мужской характеръ, не идетъ къ женіцинамъ, особенно воздушнымъ".

Съ другой стороны — не менве смълоутверждалось, что "волосы подъ мышками, какъ и вообще гдъ бы они ни росли на тълъ, не могутъ считаться уродливыми, ибо ихъростъ натураленъ".

Среднее мивніе въ редакціи Новаго-Времени, чуждаясь какъ "лівой", такъ п "правой" партін, — выражалось въ той формулів, что "конечно, расположеніе волосъ, ихъ густота и особенно длина могутъ быть боліве пли меніве краснвы или некраснвы, какъ красивы или некраснвы въ бородів различныхъ мужчинъ".

"Новое Время" сообщило далѣе, что дирекціей балета сдѣлано оффиціальное распоряженіе о пробриваніи танцовщицами волосъ подъ мышками. Редакція, несмотря на такое постановленіе руководящихъ сферъ балета, на этотъ разъ пмѣла гражданское мужество остаться при своемъ убѣжденія.

"Не слъдуетъ брить подмышекъ!" смъло продолжала она. Достаточно, если балерины (въ особенности брюнетки), пудрятъ свои волосы или носятъ легкія фуфайки, прикрывающія подмышки". Что бы ни говорили, а это при хорошо скроенномъ лифъ совершенно достаточно!—убъжденно и горячо заявлялось въ печати.

Доказательствомъ указывалось то обстоятельство, что "итальянскія танцовщицы не дълають и этого, и глазъ зрителей скоро привыкаетъ".

Ссылка на то, какъ поставлено дѣло на западѣ—являлась безусловно убѣдительной. Самоотверженная защита изслѣдователями вопроса указанной своей собственной точки зрѣнія обратила на себя вниманіе. Въ виду непреклонности дирекціп балета, слѣдовало ожидать, что послѣ пробритія подмышекъ балерины преподнесутъ изслѣдователямъ, хотя бы по нѣсколько изящныхъ локоновъ изъ выбритыхъ въ подмышкахъ волосъ.

Хотя мы, вообще говоря, мало умъемъ цъннть своихъ великихъ людей, но на этотъ разъ трудно сомнъваться, что умъ, знанія, талантъ и общественная полезность изслъдованій вопроса не оставять авторовъ ихъ безъ заслуженной награды...

Цпвилизованный міръ, съ захватывающимъ, неослабъвающимъ вниманіемъ слъдилъ, конечно, за судьбою этихъ авторовъ, равно какъ и за судьбою балеринъ и распоряженія дирекціи. Какъ вдругъ, черезъ нъкоторое время, подобно удару грома въ ясную погоду, появилось въ томъ-же "Новомъ Времени" дословно слъдующее извъстіе:

"Какъ мы узнали изъ достовърнаго источника, въ нашемъ балетъ вовсе не дълалось никакого распоряженія о выбриваніи волосъ подъ мышками танцовщицамъ, 24 даже вопроса объ этомъ не поднималосъ".

Такъ закончилось оживленное обсужденіе, такъ завершился инциденть. Въ такомъ же видъ перейдетъ онъ въ распоряженіе будущаго историка русской культуры, будущаго льтописца, имъющаго обрисовать,—какіе вопросы волновали русское общество въ началь XX стольтія, на заръ наступленія новой эры общественной жизни.

"Заблужденія высокаго духа поучительніве чіть непогрішнимость посредственности"— говориль "заграничный" Людвигь Берне. "До чего нынче для многихь это дікло упростилось"—говариваль о печати нашь "отечественный" великій Щедринь: "Стоить имъ на перо поплевать, и прелюбопытнійшая нередовая статья получается"—грустно констатироваль сатирикь...

#### VII.

Въ отдёлё "тревогь дня" нёсколько выше указаны уже два экземпляра типа "спасателей отечества".

Къ штату доброхотныхъ и самозванныхъ "спасателей отечества" этихъ— весьма близко примыкаетъ фаланга "совътчиковъ" и "открывателей" нашихъ.

Есть зд'всь "душки—итатскіе", есть и военные.

Бываетъ такъ, что шашки смѣшиваются, и "душка—штатскій" выступаетъ кандидатомъ на военныя амплуа.

Такимъ именно кандидатомъ выступилъ Л. Л. Толстой — "маленькій сынъ великаго отца". "Россія непобъдима" — такова формула, которую заявилъ предъ Европой Л. Л. Толстой на столбцахъ "Новаго Времени"

"Несравненная физически", — туманно сообщиль Европ'в юный графъ, — "умственная и духовная мощь русскаго народа, особенность всего уклада его жизни на громадныхъ пространствахъ, въ полуцивилизованныхъ, тяжелыхъ и бъдныхъ формахъ и условіяхъ, — "страна рабовъ, страна господъ", какъ еще сказалъ Лермонтовъ, — особенности историческія, климатическія, географическія, соціальныя — вотъ въ чемъ непобъдимость Россіи".

Вся эта рацея, дополненная увъреніемъ, что "въ своей странъ русскій мужикъ не только живетъ, но и радуется на жизнъ" показалась, однако, мало убъдительной, и Л. Л. Толстой, въ похвальномъ рвеніи доказать свою формулу, открылъ карты и сталь говорить откровенно:

"Сила русскаго народа въ некультурности мужика"—чернымъ по бълу сообщилъ юный графъ, выразивъ этимъ присущее, къ прискорбію, далеко не одному ему убъжденіе...

Малокультурность — вотъ оно наше спасеніе!

"Въ ней кроетси главная сила, преодольть которую никто не можетъ" — увъряетъ графъ.

Сказки слѣдоватсльно, будто бы "школьный учитель побѣждаетъ". Сказки, что вообще полезно какъ будто просвъщеніе. Нежультурность вотъ она, оказывается, наша сила! Надо "сознать нашу сплу и не падать духомъ"—убѣждаетъ Л. Л. Толстой.

Вотъ оно, слъдовательно, въ чемъ дъло! Надо сознать, что наша спла въ некультурности, и продолжать поэтому держать мужика въ той же безпросвътной темнотъ, какъ и многіе, долгіе въка тому назадъ...

"Нечего его, мужика-прохвоста, учить!.. Вудеть безграмотень мужикь—будеть непооъдима Россія! — воть она квинть-эссенція мудрости и благородства. Воть они "совъть" и "открытіе" юнаго Л. Л. Толстого!..

Послъ этого никто уже не удивился, косда юный графъ черезъ нъкоторое время довелъ до свъдънія міра нъсколько новыхъ перловъ, вродъ слъдующаго, напр., заявленія.

"Европа завидуеть Россіи. Россія не даеть Европ'є спать своимъ равном'єрнымъ и твердымъ національнымъ и государственнымъ ростомъ". Эта рацея уже никого, повторяемъ, не удивила посл'є прежняго открытія графа.

Да и чего же, собственно, удивляться? Бываеть же, что у матери акушерки—выростаеть, напр., сынъ и—вдругь околоточный надзиратель!

Что же необычнаго, что у великаго Льва Николаевича сынъ оказался ни къмъ инымъ, какъ только настоящимъ маленькимъ, маленькимъ Львомъ Львовичемъ.

Близость къ великому источнику духа не служетъ, очевидно, порукой за, хотя бы н'вкоторую, культурность. Кассиръ въ банкирскомъ дом'в часто им'ветъ въ рукахъ крупвыя суммы золота: но не ему принадлежатъ все же эти суммы... Если некультурность такъ полевна на войнъ, то самъ Л. Л. Толстой могъ бы оказаться незамънимымъ на бранномъ полъ...

Впрочемъ, люди гораздо чаще распинаются за свои убъжденія, чъмъ следують предписаніямъ ихъ...

"Нътъ повъсти печальнъе на свътъ, чъмъ повъсть о Ромео и Джульетъ" сказали бы им по этому поводу въ томъ случать, одна-ко, если бы это имъло коть какое либо отношеніе къ дълу...

## VIII.

Есть странные примъры житейской эволюціи. Гибнуть и вырубаются "вишневые сады", раззоряются "дворянскія гитада", мельчають дучшія традиція, забываются важитейшіе завъты.

Было время — былъ у насъ писательучитель, и съ трепетомъ внималъ его словамъ читатель другъ. Измѣнилось время, и
въсто писателя-учителя "горъ", пришелъ
къ намъ писатель-братъ "долу". Онъ не
приносилъ съ собою истины, которою обладалибы только они, учители — тѣвсъ "вверху стоящіе, что городъ на горъ"... Онъ не приносилъ
съ собою этой истины... Вътстъ съ читателемъ, писатель-братъ лишь пламенно и тревожно искалъ ее "упорствуя, волнуясь и
спъща" въ исканіяхъ своихъ.

Снова изм'внилось время. Исчезъ у насътипъ писателя-учителя, значительно уменьшилось число писателей-братьевъ. Ихъ м'ъсто все чаще и чаще занимаютъ теперь просто не унывающіе россіяне, "вооружившіеся перомъ."

Ничего не принесля они, ничего и не ищутъ... Они просто пишутъ...

Казалось-бы, дал'ве некуда идти по этому грустному пути. Былъ у насъ типъ писателя, на см'вну ему пришелъ новый типъ литератора, да и тотъ все чаще см'вняется теперь иною разновидностью "пишущаго обывателя."

Обновление общественное должно исправить эту грустную эволюцію, остановившуюся было на тип'в пишущаго обывателя.

Однако, и это — оказалось еще не послъдней ступенью измельчания.

Появился новый типъ — работникъ пера сталъ замъняться работникомъ ножницъ и клейстера.

На два отдъла раздъляется этотъ типъ: на плагіаторовъ и передълывателей.

Дъло плагіаторовъ сравнительно очень просто. Членъ этого "ордена" — просто на просто беретъ первую попавшуюся книгу: "Капитанскую дочку" Пушкина или "Кровавыя ночи" Марлинскаго, это безразлично, переписываетъ ее старательно и относитъ за тъмъ въ какую нибудь редакцію въ качествъ "своего" произведенія.

Роль передълывателя по вныпнему значительно сложные... Извольте-ка взять чужой романь и накроить изъ него свою драму...

Кто изъ нихъ двухъ "полезнъе" — плагіаторъ или передълыватель—этотъ вопросъ пока еще не выясненъ окончательно. Намъ лично думается, что роль передълывателя антипатичнъе. Плагіаторъ, если онъ, въ нъкоторомъ родъ, трудится, переписываетъ, —еще и дрожитъ до тъхъ поръ, пока напечатаетъ гдъ либо свое произведеніе и получитъ за него мзду, дрожитъ и послъ этого...

Хоть нъкоторый рискъ испытываеть онъ: вдругь откроется, да и ославять на всю, на всю Россію...

Куда спокойнъе положеніе передълывателя, "Малость" поработавъ ножницами и въ достаточной мъръ "исправивъ" чье либо произведеніе, онъ можетъ совершенно спокойно, не боясь людского суда, поставить свое имя на получившемся трудъ и опочнть на лаврахъ, пользуясь славой и поспектальнымъ гонораромъ.

Ни законъ, ни общественное мижніе не преслудуєть у насъ "передульвателей". Стоитъ передулать произведеніе Толстого, Достоевскаго и т. п. автора, — тогда даже и успухъ обезпеченъ. Чего лучше, казалось бы...

Однако, и передълыватели иногда испытывають все же терній своего пути.

На этотъ разъ "въ передълку" попалъ никто иной, какъ "великій писатель земли русской" Л. Н. Толстой.

Къ постановкъ была еще на этихъ дняхъдопущена передълка романа "Воскресеніе", совершенная г. Арбенинымъ, пріобръвшимъ передълывательскую опытность на очень скверномъ преобразованіи въ сценическое проязведеніе романа "Петербургскія Трущобы".

Что могъ сдёлать г. Арбенинъ изъ "Воскресенія", — ясно и а ргіогі. Какъ изв'єстно, даже переводы, обыкновенно, не въ силахъ передать красоты подлинника. По Сафиру, всякій переводъ напоминаетъ женщину. Если онъ красивъ, то невъренъ, если-же въренъ,--то навърное некрасивъ...

Переводы съ русскаго языка на русскій еще болье страдающіе, конечно, отъманипуляцій переводчика, казалось-бы, никому не предоставляють авторскихъ правъ.

Тъмъ не менъе, на этой почвъ возникло крупное недоразумъніе.

Обидълся г. Гс, тоже ниъющій небезызвъстное передълывательское прошлое и въсвое время передълавшій "Трильби".

На сцену выступиль нівкій, скрывшійся подъ исевдонимомъ Неизвістный, и разсказаль въ печати слідующую исторію подъ заглавіємъ: "Какъ это называется"?

"Прочитавъ въ газетахъ сообщение о томъ, что въ скоромъ времени въ Маломъ театръ пойдеть "Воскресеніе" — передълка г. Арбенина изъ ром. Л. Н. Толстого, я диву дался. Какъ Арбенина? Развъ Гр. Гр. Ге умеръ и г. Арбенинъ сдълался его наслъдникомъ? Въдь о пьесъ г. Ге, о томъ, что онъ написалъ ее, ъздилъ въ Ясную Поляну и получиль (?) разръшение отъ Л. Н. Толстого, мы читаемъ въ газетахъ уже нъсколько льтъ. Г. Ге хлопоталъ о разръшении у министровъ и ему говорили: подождите, подождите. Хлопотала о томъ же и М. Г. Савина, и ей говорили то же. Наконедъ, пришло время и пойдеть на сценъ пьеса... г. Арбенина. Какъ же это могло случиться? Простое совпаденіе? Надо разузнать. И я отправился къ г. Ге и учинилъ ему допросъ.

"И вотъ, что я узналъ: когда г. Ге написалъ пьесу на сюжетъ "Воскресеніе", испросивъ на это разръшение автора, онъ довърчиво пригласилъ къ себъ г. Арбенина вивств съ г. Карповымъ и прочиталъ имъ пьесу. Г. Арбенинъ, какъ и другіе, принималь участіе въ дружескомъ обсужденін, даваль совъты и пр. Затьмъ, часто встръчаясь (товарищи по сценъ!) въ театръ, г. Арбенинъ мило шутилъ: "Ну, наживетс вы, Григорій Григорьевичь, золотые горы этой пьесой"! Когда-же прошелъ слухъ, что г. Арбенинъ пишетъ "Воскресеніе" и г. Ге спросиль его объ этомъ, тотъ замахалъ на него руками: "О, что вы, голубчикъ! Какъ можно"! А когда въ подлежащемъ въдомствъ стало полегче, у г. Арбенина пьеса оказалась готовой, онъ надълъ фракъ и получилъ разръшение. Итакъ, идея, планъ, разръшение автора, хлопоты — принадлежать г. Ге, а

г. Арбенинъ воспользовался... товарищескимъ довъріемъ. Какъ это называется?

"А то я знаю еще другой случай. Я пригласилъ товарища на чашку чаю. Мы очень мяло провели время. А когда товарищъ ущелъ, на моемъ письменномъ столъ не оказалось золотыхъ часовъ. Какъ это называется"?

Г. Арбенинъ, передълывательское самолюбіе котораго оказалось не ниже, чъмъ у г. Ге, заявилъ, что и онъ тоже вздилъвъ Ясную Поляну, что ему тоже передълка разръшена Л. Н. Толстымъ. Эти увъренія вполнъ понятны. Л. Н. Толстой во-первыхъ, какъ и всякій авторъ у насъ, не можеть не позволить передълки, во-вторыхъ Л. Н. Толстой ужъ навърное не станетъ выступать съ опроверженіями. Говори, слъдовательно, о немъ кто во что гораздъ.

Тутъ именно выступилъ на сцену третій передълыватель "Воскресенія" — нѣкій г. Евдокимовъ. Одинъ театръ предъ другимъ заторопился ставить свое "Воскресеніе". Въ дѣло впуталась "Новая опера" — театръ добывшій еще и музыкальную передѣлку "Воскресенія". Къ авторскимъ самолюбіямъ прибавились актерскіе и антрепренерскіе разсчеты. Посыпались письма въ редакцію, опроверженія, судебные процессы, попреки, счеты и разсчеты; поднялась вонстину дикая вакханалія и свистопляска вокругъ великаго имени Толстого, вокругъ безсмертнаго романа "Воскресеніе".

"Прислушайся къ шелесту той ели, которан растеть у твоего жилища", говорятъ фламандцы.

Грустныя, нехорошія п'всни танть въ себ'в зачастую этоть будничный, обыденный шелесть...

## IX.

Каждый человъкъ имъетъ право быть глупымъ; не слъдуетъ, однако, злоупотреблять этимъ правомъ—совътовалъ мудрецъ.

Есть цізый классь людей, которые указанное "злоупотребленіе" возводять въ своеобразный культь. "Прожектеры"—такъ называется этоть оригинальный классъ.

Чего-чего не проектирують наши обыватели на святой Руси! Въ данное время нанбол ве богатую почву для фантазіи прожектеровъ представлиеть собою, конечно, война. Сюда съ болью и трепетомъ обращено общественное вниманіе, сюда же поэтому бітуть сустливые и крикливые прожектеры.

Каждый изъ нихъ всегда можетъ вмигъ все передълать, и все какъ следуетъ "по хорошему" устровть и установить.

Не будемъ останавливаться на очень и очень многихъ появившихся за послъднее вреия благодътельныхъ "прожектахъ". Отиътимъ только нъкоторые, наиболъе характерные и типичные изъ нихъ.

Какъ извъстно, провозоспособность Сибирскаго желъзнодорожнаго пути тормозить возможность быстраго сосредоточенія войскъ къ театру военныхъ дъйствій.

"Что его дѣлать"?—задумался по этому поводу г. О. В. изъ "Московскихъ Вѣдомостей". Мы не знаемъ, что было-бы, еслибы, чего Боже упаси, изобрѣтательность г. О. В. не нашла-бы исхода.

Трудно представить себъ, что было-бы въ

Къ счастью, этого не случилось: "Нахмуривъ лобъ, наморщивши чело"—г. О. В. надумалъ-таки свой проектъ, и, напечатавъ оный въ "Московскихъ Въдомостяхъ", "не требуя наградъ за подвигъ благородный" самоотверженно возложилъ его на алтарь отечества въ слъдующемъ видъ:

"Воевать, такъ воевать"! заявилъ г. О. В. Надо намъ не иначе, какъ "по старинному" идти на войну "пъшкомъ".

Съ грустью предвидимъ, что читатель, недостаточно серьезно отнесясь къ проекту "Московскихъ Въдомостей", увидить въ этой фразъ только обмолвку.

О, далеко нътъ! г. О. В. серьезно и послъдовательно обдумалъ всю государственную важность своего плана. Онъ вспомичлъ даже о томъ, напр., что значительно свыше десятка тысячь версть отдъляетъ насъ все-таки отъ театра войны, и что солдатамъ поэтому не такъ ужъ легко, по распоряженію г. О. В., пъшкомъ добраться туда.

Но и изъ этого затрудненія "Московскія Въдомости" сумъли выйти съ геніальной, воистину, изобрътательностью.

"Можно еще такъ и быть солдатиковъ до Челябинска или до Тюмени тамъ подвезти, ну, а тамъ — всего только 7,000 версть останется — пъхтурой двинемъ". "Надо двинуться пъшкомъ", говоритъ дословно проектъ, "то-есть, тъмъ способомъ, который для русскаго человъка самый обыкновенный, можно

сказать, любимый и здоровый, которымъ онъ завоевалъ всю свою территорію".

Проектъ разработанъ до тонкости. Надо только малость до Челябинска добраться, а оттуда: "разъ плюнуть собственно"...

"Высадившись въ названныхъ пунктахъ, мы имъемъ дальнъйшаго пути 7,000 верстъ и пройдемъ ихъ въ среднемъ по 25—30 в. въ день. Если этимъ путемъ отправить полмилліона, то они будугъ на мъстъ къ будущей зимъ", разсуждаетъ составитель проекта.

Солдать, оно конечно, пройдеть этоть путь. Ну, а воть офицеры? Но и здась нашлись "Моск. Въд.".

"Господамъ офицерамъ, — сообщили они, — подобная прогулка тоже очень была-бы на пользу. Половина ихъ, кои страдаютъ ожиренемъ сердца или авеміей, поздоровъла-бы".

Кто послѣ этого станетъ спорить протявъ приведеннаго, хотя-бы только для будущей зимы пригоднаго проекта? Мы "утверждаемъ", пишутъ далѣе "Моск. Вѣд.",— "что для русской арміи это была-бы хорошая прогулка".

, Умолкните-же всь сомиввающиеся и не довъряющие!

"Для русской армін это была-бы хорошая прогулка". Такъ "утверждаютъ" "Московскія Въдомости"!

Нътъ и не можетъ быть, слъдовательно, сомнънія или недовърія. Такъ утверждаютъ въдь сами "Московскіи Въдомости"!..

Нъсколько ранъе эта-же газета выступала съ инымъ проектомъ, тоже направленнымъ на посильное споспъществование нашимъ военнымъ интересамъ.

"Все горе въ томъ, что мы безбожны", увъряли "Моск. Въдомости". Больше религіозности, и мы скоро и окончательно побъдимъ наглыхъ и гнусныхъ японцевъ.

Ставя это посылкой, газета въ качествъ заключенія вывела необходимость наложить трехдневный постъ на всю Россію! Тогда мы, несомитино, немедленно побъдимъ врага! — проектировала газета.

Таковъ былъ ея первый проектъ. Одновременно съ нимъ высказалъ проектъ и М. О. Меньшиковъ. "Надо наложить налогъ на трусость",—заявилъ онъ въ это время. "Коли ты трусъ — плати". Такова суть его идеи. Тебъ пріятно—потому на войну уплатившихъ не брать, и государству полезно—потому ты своей трусостью доходъ прино-

сишь и общему благоденствію этимъ способ-

Такъ говорилъ тогда М. О. Меньшиковъ. Прошло нѣсколько времени. Ни "трехъдневный постъ", придуманный "Московскими Вѣдомостями", ни "налогъ на трусостъ", проектированный Меньшиковымъ, конечно, "не вытанцовались" и не осуществились.

"Моск. В'яд." выступили со своимъ новымъ (столь полезнымъ... отъ геморроя) проектомъ п'яшеходнаго странствія войскъ на Дальній Востокъ.

Неужели не придумаеть новаго второго проекта и Меньшиковъ?—думала въ трепеть Россія...

Дай-то Господи!— слышалось отъ края до края.

И М. О. Меньшиковъ придумалъ. "Провозоспособность Сибирскаго пути", заявилъ онъ, "мала только потому, что поъзда движутся какъ туда, такъ и обратно".

"Ожиданіе на разътадахъ очень тормозитъ движеніе, а солдаты намъ очень нужны на Дальнемъ Востокъ. Надо поэтому пускать потада только въ одну сторону" — ртіпилъ М. О. Меньшиковъ.

Пусть идуть потада, пусть идуть онп безпрерывно въ одну и ту же сторону, пусть везуть они солдать на войну! — возгласиль онъ.

Вы спросите, можеть быть, что дѣлать съ вагонами и наровозами, которые въ огромномъ количествѣ скопившись на пути, станутъ мѣшать движенію? — резонно спрашиваеть г. Меньшиковъ. Отвѣтъ одинъ—говорить онъ. Не надо ихъ жалѣть, этихъ вагоновъ и паровозовъ, надо уничтожать ихъ, надо сбрасывать ихъ съ верху въ какой нибудь отвѣсъ!..

Легко высчитать, сколько это будеть стоить — жонглируеть дал'я г. Меньшиковъ. Столько-то тысячъ вагоновъ, по столько-то тысячъ рублей — получаются милліоны убытку — это правда; но за то, какіе результаты! — восторгается прожектеръ.

Да сверинтся! — возглашаетъ г. Меньшиковъ.

Проектъ, конечно, удивительно хорошъ. Нельзя поэтому по пожалеть, что г. Меньшиковъ самъ не обезценилъ его, сообщивъ следующее: не скрою, что мысль объ этомъ подалъ мне одинъ изъ директоровъ акціонернаго паровозостроительнаго завода... Вотъ оно, гдт "зарыта собака", по из-

"Чтобы приготовить соусъ изъ зайца, безусловно необходимо имъть зайца" утверждаеть поговорка.

Есть-ли свой заяцъ у г. Меньшикова и О. В. изъ "Моск. Въд."?

Есть или нътъ, но они старательно потрудились, вырабатывая свои проекты на благо любезнаго отечества...

Такая "любовь къ отечеству", не можетъ не дать основани для самой настоящей, всамдълишной "народной гордости", это несомивано. Но неужели-же не оцънять современники указанныхъ проектовъ, неужели задаромъ пропадутъ эти стройные, горделивые планы? Неужели не вознагражденными останутся авторы промектовъ, неужели не на-

учимся мы по достоинству воздавать "коемуждо по дъломъ его"!..

Неужели-же, пеужели?..

"Здъсь поцълуй любви, — а тамъ ударъножомъ" вспоминали мы, начиная обозръніе "тревогъ дня".

"Здъсь нагло прозвучалъ бубенчикъ арлекина, — а тамъ ндетъ — пророкъ, согбенный подъ крестомъ" грустно говорилъ поэтъ...

Есть, о конечно-же есть и пророки на шумномъ торжищь житейской суеты нашей... Но какъ-же часто, до боли часто теряется и пропадаетъ голосъ ихъ среди громвихъ, ликующихъ возгласовъ окружающей насъпошлости и обывательщины!..

И. В.

# III. На общественныя темы.

Азбучныя истины.—Интеллигентныя кражи и попытки борьбы съ ними.— Налогъ на журналы и газеты.—Курсы журналистовъ.—Сепаратизмъ городовъ.—Отцы и дъти.—Объединение работниковъ повременной печати.

ı

Мысль, во-первыхъ, слово, во-вторыхъ, и дъло, въ третьихъ, такова была и есть триединая и нераздъльная формула прогресса и живой жизни. Если отсутствуетъ одна изъ этихъ равноправныхъ и одинаково существенныхъ частей, если назръвшая мысль, по необходимости лишь частью, неполно вылившись въ формы слова—по тъмъ или инымъ причинамъ вовсе не преобразуется въ дъло,—поступательное движеніе впередъ неминуемо превращается во вращательное. Получается заколдованный кругъ, заставляющій мысль и слово снова и снова возвращаться къ прежнимъ положеніямъ, снова и снова идти по прежнему пути.

Все большее и большее число наболъвшихъ, но не разръшенныхъ жизнью вопросовъ попадаетъ въ разрядъ "старыхъ" и надоъвшихъ". Все чаще и чаще притупляется поэтому общественное вниманіе, общественная совъсть.

"Это старо... Помилуйте, кто же этого не знаетъ"? слышится по поводу многихъ

истинно трагическихъ нуждъ нашего времени Всъ "знаютъ", но по-прежнему не удовлетворенными остаются требованія, не уничтоженными грозно стоятъ прежнія препятствія.

Мы "знаемъ" это... Мы, вообще многое, ужасно многое "знаемъ"... Мы знаемъ, что "осень дождлива", а "весна обаятельна", что "юность безпечна и неосмотрительна", а "старость умудрена опытомъ и осторожна", знаемъ, что "просвъщение полезно", и что "современный капиталистический строй характеризуется неравномърнымъ распредълениемъ жизненныхъ благъ и систематическимъвозростаниемъ пролетариата".

И многое, многое еще "знаемъ" мы... Везспорно, по основъ своей—отрадно, что все больше и больше колнчество истинъ попадаеть въ разрядъ "азбучныхъ"... Стоитъ, однако, вглядъться въ то, какъ относимся мы къ этимъ азбучнымъ, предполагающимся общензвъстнымъ истинамъ, чтобы тяжелое, горькое чувство овладъло душой.

Зачеть опо—это готовое и невыстраданое, доставшееся намъ "съ чужаго плеча" половинчатое "знаніе", эти холодные, не-

перечувствованные и невыношенные выводы? Зачёмъ они смёнили собою свёжесть и непосредственность, чуткость и воспріимчивость въ нашей душё? Зачёмъ мёшаетъ это готовое, фабричнаго производства "знаніе"— мёшаетъ намъ мыслить и чувствовать, дёйствовать и стремиться, мёшаетъ жить!...

Но существуеть оно и сохраняется во всей своей возрастающей сил'в для каждаго новаго поколенія, и въ тискахъ этихъ азбучныхъ истинъ неминуемо превращается въ общія фразы всякая попытка многосторонней, многообъемлющей культурной общественной работы.

Приходится раздроблять общее цѣлое. Отдѣльные частные вопросы выдвигаеть общественная жизнь... Отдѣльными частными вопросами приходится заниматься общественной мысли.

II.

Только что наступившее начало учебнаго года успъло уже почти повсюду вызвать обычное грустное явленіе. Одно изъ высшихъ учебныхъ заведеній за другимъ объявляетъ нынъ грустные списки, списки студентовъ, увольняемыхъ за невзносъ правоученія.

"Уйди"! говорять учащимся на разныхъ факультетахъ различныхъ университетовъ... "Уйди"! слышится на женскихъ курсахъ. "Уйди"! грозно звучитъ въ институтахъ и политехникумахъ.

Уйди!.. Уйди безъ пъли, безъ надежды, уйди изъ-за отсутствія нъсколькихъ десятковъ рублей, необходимыхъ для взноса за правослуппаніе, уйди...

Годъ за годомъ увеличивается и возростаетъ это грустное явленіе... Годъ за годомъ—все больше и больше является число жертвъ этого отсутствія средствъ, все меньше и меньше проявляется помощь, оказываемая студентамъ существующими для этой цёли спеціальными обществами вспомоществованія.

Отчего же происходить это безсиліе, отчего не могуть протянуть руку помощи въ этомъ важномъ случат указанныя, обладающія по многимъ даннымъ, очень крупными средствами наши общества вспомоществованія?

Какъ оказывается, главная, бол'е того, единственная причина этого грустнаго явленія лежить вн'є д'єятельности обществъ

взаимопомощи и вспомоществованія. Виновать не они. Виновать особый родъ систематическихъ "интеллигентскихъ кражъ", которыя обычны повсюду у насъ...

Средства обществъ вспомоществованія дѣйствительно очень значительны, но только... на бумагѣ. Средства эти были въ свое время розданы ими въ видѣ временной ссуды нуждавшимся студентамъ. Уплати они своевременно свои долги, средствъ обществъ было бы болѣе чѣмъ достаточно, чтобы обезпечить нуждающихся въ настоящее время, чтобы предупредить грустные случаи увольненій за невзносъ правослушанія...

Но вотъ тутъ-то и выступаетъ во всей своей уродливой наготъ позорное явленіе кражъ, систематическимъ "неуплатъ" пристро-ивпимися "интеллигентами" своихъ долговъ...

Трудно представить себѣ ту воистину вопіющую распростравенность, какой пользуется у насъ это позорное явленіе. Только что вышедшіе послідніе отчеты обществъ вспомоществованія устанавливають, наприм'єрь, цифру неуплаченныхъ долговъ для одного только Петербургскаго университета въ 264.000, для Московскаго ун—та въ 400.000 рублей!

Эти колоссальныя, прямо-таки нев фоятныя суммы составились изъ небольшяхъ, годами и десятил тіями невозвращаемыхъ долговъ, невозвращаемыхъ почти никъмъ, несмотря на вопіющую наличность самыхъ ужасающихъ нуждъ среди б'ёдняковъ студентовъ...

Намъ приходилось уже останавливаться на этомъ фактъ. Недоумъніе и тягостное раздумье порождаеть онъ. Грустенъ и прискорбенъ фактъ и самъ по себъ. Но воистину ужасающъ и страшенъ онъ, если взять его, какъ показатель нашей общественной жизни вообще, нашей культурности и индефферентизма, если взглянуть на него, какъ на знаменатель той дроби, гдъ числителемъ является высшее образованіе, полученное тысячами этихъ должниковъ...

"Наше общество разд'ъляется на людей, читавшихъ Вълинскаго, и людей Бълинскаго, не читавшихъ" — говорплъ пламенный, увлекающійся Аксаковъ... Образно и краспво это выраженіе, но парадоксальна и глубоко неправильна основная идея его, если слова, чтеніе Вълинскаго" взять въ ихъ большомъ, переносномъ значеніи.

О, съ какимъ увлеченіемъ, быть можеть, читали Вѣлинскаго многіе изъ тѣхъ тысячъ "людей съ высшимъ образованіемъ", въ чьихъ кошелькахъ и бумажникахъ и понынѣ находятся эти сотни и сотни тысячъ серебрениковъ, и съ какимъ негодованіемъ въ тоже время отнеслись бы къ нимъ—этимъ "интеллигентамъ" многіе и многіе изъ класса "Бѣлинскаго не читавшихъ", не знающихъ, не слыхавшихъ о Бѣлинскомъ...

Высшее образованіе... Наука, развивающая и обогащающая умъ, честная, идейная товарищеская среда, облагораживающая сердце... Какъ должно это обогащать духъ человъческій, какіе огромные результаты должно принести все возростающее число людей съвысшимъ образованіемъ!..

"Влаженъ, кто въруетъ, тепло ему на свътъ"!.. говоритъ поэтъ. Но какъ холодно, Воже, какъ холодно, когда суровый вътеръ фактовъ уноситъ съ собою эту согръвающую въру сотни и сотни тысячъ; это ужъ не частные случаи отдъльныхъ проступковъ... Это большой и серьезный общественный гръхъ.

Сотни и сотни тысячъ "интеллигентскихъ кражъ"... Какой ужасъ эти кражи, относительно которыхъ наше общество не можетъ успоконться на томъ, что "виноваты они". Виноваты мы, да, да, мы! Слишкомъ много этихъ неуплатившихъ новъ Ивановичей и Петровъ Петровичей, чтобы мы могли говорить, что это только исключенія; повинны мы, ибо мы терпимъ въ средъ своей и не называемъ ворами этихъ "милъйшихъ Ивановъ Ивановичей", этихъ "добръйшихъ Петровъ Петровичей", которые "все, знаете, не соберутся" вернуть своего долга въ кассу, въ ту кассу, гдв нвть ни копейки для ссуды измучившемуся, изголодавшемуся, исключаемому студенту. Повинны мы, называющіе "долгомъ честн" карточные долги, повинны мы, ибо мы создали тоть общій порядокъ, одною изъ характернъйшихъ частностей котораго является систематическое существованіе этихъ "интеллигентскихъ кражъ"...

Виноваты, страшно виноваты, конечно, — они, эти должники, эти безхарактерныя дъти нашего больного въка, бывшія, какъ это ни ужасно, бывшія, быть можеть, хорошими, идейными юношами во времена своего студенчества... Но виноваты и мы, если "обывательщина" наша сумъла до такой ужасающей степени "засосать" ихъ по старинному выраженію...

Только-ли молодежи можно, на самомъ дълъ, бросить въ лицо тижелый упрекъ за столь частое явленіе, что со студенческимъ мундиромъ сбрасываются съ плечъ и студенческіе идеалы? Только-ли молодежь виновата въ этомъ?

Въдь, тамъ въ университеть, когда и кругомъ были хорошіе, честные, живые люди— товарищн—эти юноши, въ большинствъ, не только казались, но и были хорошими идейными людьми...

Что же окружало ихъ впоследствій, если общее явленіе измены юношескимъ идеаламъ делаетъ возможнымъ столь яркій показатель, какъ эти позорныя сотни тысячъ?..

Сколько грязи и дрязгъ, сколько водки и картъ, сколько мелочности и сплетенъ, наряду съ еще болъе глубокими изъянами общаго строя произвели и производятъ этотъ ужасающій перевороть!..

Не сразу устраняются эти изъяны, не сразу уничтожаются эти причины. Но этотъ возмутительный, частный случай существованія многихъ сотенъ тысячъ "интеллигентскихъ кражъ" — долженъ быть, конечно, сразу же устраненъ!..

 Вы "почившіе на лаврахъ и пристроившіеся", приходилось намъ писать подъ св'єжимъ впечатл'яніемъ одного изъ собраній петербургскаго общества вспомоществованія, посвященнаго м'єрамъ борьбы съ этимъ зломъ:

"Вы, почившіе на лаврахъ и "пристроившіеся", вы, угасившіе огонь священный въ сердцъ своемъ, "картами и выпивкой" замънившіе юношескіе порывы и стремленія, завалившіе души свои хламомъ повседневныхъ заботъ! Вы "неисправные должники" обществъ вспомоществованія, на мелкую монету жизненныхъ удобствъ размънявшіе золото духа своего—остались-ли искры человъческія въ душтъ вашей?..

Вы, изр'ядка прерывающіе мирное теченіе своей жизни по правилу: "цв'ятовъ не рвать, по трав'я не ходить, собакъ не водить", для того, чтобы—въ день, посвященный памяти almae matris пьяными. охришшими голосами сп'ять Gaudeamus igitur, что скажете вы, когда д'яти ваши, эти будущіе судьи—спросять васъ о 264 тысячахъ, что отв'ятите вы на ихъ вопросъ?..

Но нельзя дожидаться, пока опомнятся сами — эти "люди съ высшимъ образованіемъ"... Нужны самыя крайнія, самыя різкія, самыя рёшительныя мёры! Переполнена чаша терпёнія, черезь край льются горькія слезы нуждающихся...

Пусть для начала, хотя бы по жребію, изъ наибол'ве богатыхъ и обезпеченныхъ, привлекаютъ къ суду: пусть опубликовываютъ имена ихъ, этихъ "должниковъ"!

Эти 664 тысячи серебрениковъ, неуплаченныхъ московскому и с.-петербургскому и многія, многія сотни тысячъ неуплаченныхъ еще и инымъ обществамъ, эти унизившіе себя до систематической кражи культурные верхи нашего общества жгутъ общественную совъсть.

На черную доску имена этихъ "интеллигентовъ", къ позорному столбу этихъ "культурныхъ", "образованныхъ" людей!...

Это требованіе сгласки именъ было давнымъ давно общимъ требованіемъ. Казалось очевиднымъ и несомніннымъ, что стоитъ только, хотя бы отчасти, прибізгнуть къ этой мірть, чтобы всі виновники "интеллигентскихъ кражъ" изъ боязни позора поспішили немедленно вернуть свои долги.

И воть—только что эта вра была, наконецъ, испытана. Периское земство выступило борцомъ противъ тъхъ изъ своихъ стипендіатовъ, которые, не уплачивая своего долга, скрываютъ, въ добавокъ, отъ него свое мъстожительство.

Мъры были приняты весьма ръшительныя. Въ газетахъ — какъ пермскихъ, такъ и петербуртскимъ — были помъщены объявленія пермскі кой управы. Имя за именемъ были опубликованы здъсь всъ лица, не желающія платить долга по взятымъ стипендіямъ, спасавшимъ ихъ въ свътлые, радостные годы молодости, холодные и голодные студенческіе годы. Имя за именемъ были перечислены лица, не желающіе платить этихъ долговъ и скрывающіе, вдобавокъ, свое мъстожительство отъ земской управы...

Имя за именемъ были опубликованы только что эти лица... Какимъ несмываемымъ позоромъ, казалось, будутъ покрыты эти имена, какъ всколыхнутся при видъ такой опасности остальные "неисправные должники", какимъ негодованіемъ по адресу обнародованныхъ лицъ проявитъ свое отношеніе къ нимъ нате общественное миъніе!

Но вотъ прошло уже довольно много времени — свыше мъсяца — со времени опубликованія указанныхъ объявленій. И, какъ теперь оказывается, никъмъ не замъченныя прошли эти имена, никакого вниманія не привлекла мъра Пермскаго Земства, никакого негодованія противъ перечисленныхъ лицъ не вызвало въ нашемъ обществъ это распубликованіе, никакихъ, ровно никакихъ результатовъ не принесла эта мъра...

И въ тупикъ попадаетъ живая мысль, анализируя сущность этого явленія.

Снова и снова приходится останавливаться передъ указаннымъ фактомъ.

Отчего произошло это явленіе?

Неужели же не случайно оно, неужели причины его — именно въ томъ, что "камень, брошенный въ болото, не дълаеть круговъ"...

Неужели спокойно и безъ изм'вненія, безъ чувствъ стыда и иегодованія — относится наше общество къ позорному явленію систематическихъ "интеллигентскихъ кражъ?"

Неужели же гадкими, пошлыми словами "дъло житейское" только и выражается отношение нашего общества къ этому ужасающему явленію?

Неужели воистину не жжеть и не мучаеть общественную совъсть это страшное и позорное "житейское дъло?!.

III.

По последнимъ известимъ, положение нашей печати осложняется въ настоящее время следующими более "интересными", воистину важными и существенными ново-Министерство финансовъ --- въ введеніями. заботахъ объ урегулированіи промысловаго налога, ръшило впервые привлечь къ обложенію всякаго рода періодическія издавія. Последнія будуть для этого разделены по размърамъ тиража на четыре разряда, въ зависимости отъ которыхъ каждое изданіе имъется обязать уплатой извъстной ежегодной суммы размітромъ около 1000 рублей. Кроміт этого основного ежегоднаго налога, промысловый налогь имвется взыиать съ періодическихъ изданій еще и "дополнительный", въ зависимости отъ чистой прибыли, доставляемой каждымъ изданіемъ.

Матеріальный плюсъ этого новаго "налога на печатное слово" будеть очевидно меньше того общественнаго минуса, съ какимъ неразлучна самая идея какого бы то ни было налога на просвъщение или искусство. Въ печати указывалось, что періодическія изданія, если и можно было бы, по справедливости, облагать налогомъ, то развътолько въ томъ случать, если бы ихъ права были уравнены закономъ, хотя бы съ правами любой фабрики резиновыхъ калошъ или магазина фаянсовыхъ издълій.

Намъ думается, что даже и въ этомъ, высшей степени желательномъ случат уравненія правъ—намъреніе обложить налогомъ печатное слово было бы нежелательнымъ и недостигающимъ цълей, въ виду вреда, приносимаго имъ съ широкой точки артнія экономіи общественныхъ и государственныхъ силъ.

Полное взаимоотношение между платежными силами и экономическимъ положениемъ населения съ одной стороны и его культурнымъ уровнемъ съ другой — теперь стоитъ внъ какихъ бы то ни было сомнъній.

Безнаказанно нельзя, поэтому, повышать стоимость печатныхъ произведений и еще болъе затрудиять ихъ доступъ въ народную среду.

Теперь пока діло еще не окончательно рішено, пока тоть видь "налога на просвінней, который предположень нынів віз образів сбора съ нашихъ періодическихъ изданій—не получилъ еще законной силы, нельзя не надіяться, что нецілесообразность и вредъ этой мізры будуть еще своевременно сознаны, и она, по заслугамъ дождавшись отмізны, отцвітеть, не успіввъ расцвісти.

Междувъдомственная комиссія, которая начнеть въ ближайшемъ будущемъ засъданія по пересмотру промысловаго налога, должна, — какъ это только что объявлено, — пересмотръть проектъ налога на періодическія наданія.

Именно на ея дальновидность приходится, поэтому, возлагать надежды на очевидно наибол ве разумное ръшеніе, — полную и окончательную отміну иден о налогахъ на какой бы то ни было видъ просвіщенія.

Слъдующимъ нововведеніемъ въ области печати является основаніе въ Москвъ "Научныхъ и практическихъ курсовъ для журналистовъ" подъ началомъ организатора курсовъ проф. Л. Владимірова. Цъль курсовъ по утвержденной программъ—"состоитъ въ томъ, чтобы лицамъ, не получившимъ образованія на юридическомъ факультетъ, дать систематическое собраніе этико-юридическихъ

внаній, необходимых для изученія, пониманія и обсужденія вопросовъ общественной жизни, составляющихъ предметь такъ называемой публицистики, играющей столь значительную роль въ формированіи и личнаго и общественнаго мижнія въ переживаемую нами эпоху". Читаться эти курсы будуть, какъ сказано, въ Москвъ и въ теченіе трехъсеместровъ, по 4 мъсяца въ каждомъ. нятія будуть не только теоретическій, но не практическія. Последнія будуть заключаться въ составленіи передовыхъ статей, отчетовъо разныхъ публичныхъ засъданіяхъ, отчетовъсудебныхъ, рецензій, библіографическихъ замътокъ, въ корректуръ и т. п., а также въсчетоводствъ, преимущественно въ примъненін къ книжному и газетному делу. Программы семестровыхъ теоретическихъ занятій очень напоминають, но въ сокращенномъ и сжатомъ видь, программы юридическаго факультета нашихъ университетовъ, съ добавленіемъ, однако, такихъ, предметовъ, какъ этика, исторія литературы русской и иностранной, стилистика, исторія печати, исторія искусствъ, стенографія, рисованіе, фотографированіе и друг.

Существуеть не мало убъжденных противниковъ школъ журналистики вообще. Журналистами не дълаются, ими рожедаются—говорять они. Журналисту раньшевсего нуженъ таланть, нужна искра Божія, нуженъ прирожденный даръ...

Нужно необходимо, конечно, и широкое, всестороннее образование журналисту. Но для получения этого образования существують иные пути, и спеціальныя школы журналистики, во-первыхъ, излишни, во-вторыхъ, вредны. Врсдны потому, что привлекуть сюда много ненужныхъ, негодныхъ и случайныхъ "выученняковъ", вредны потому, что станутъ давать иллюзію превращенія "обывателя" въ писателя...

Не останавливаясь на этой точк'я эріснія, отмітимъ лишь сліждующім частности новыхъ у насъ "курсовъ журналистики".

Ранте всъхъ остановилась на нихъ одна итмецкая газета.

"Достойно примъчанія", — основательно заявила почтенная газета, — что "Курсы журналистовъ", представляющіе собою послъдній шагъ науки, послъдній крикъ научной моды вводятся именно въ Россіи, гдъ помимо "послъднихъ шаговъ" мало и плохо учатся и учать въ области шаговъ первыхъ и примитивныхъ. Лостойно серьезнаго вниманія далье" — продолжаеть нымецкая газета, -что "Курсы журналистики", — наука печатнаго слова вводится именно тамъ, гдв журналистика и печатное слово находятся въ полномъ подчинении целой сети цензурноограничительныхъправилъ, циркуляровъ, примъчаній и воспрещеній, гав журналистика н печатное слово не вышли еще доселъ изъ положенія малаго, завернутаго въ пеленки, безсильнаго ребенка... И здесь-то, именно здісь открылся недостатокъ ни въ чемъ иномъ, какъ въ модныхъ и усовершенствованныхъ "Курсахъ для журналистовъ", заявила берлинская газета.

Проф. Владиміровъ, организаторъ и директоръ курсовъ, счелъ необходимымъ печатно отвътить на заявленіе нъмецкой газеты.

"У насъ вотъ-вотъ будетъ свобода печати" — вотъ и все, что нашелъ возможнымъ проф. Л. Е. Владиміровъ сообщить въ своемъ отвътъ.

Нъмецкая газета отвътила, съ своей стороны, что она приняла къ свъдънію заявленія "оптимистическаго профессора" и что "если московская школа журналистовъ имъетъ главною цълью—приготовленіе писателей въ виду ожидаемой свободы печати, то такое приготовленіе можетъ стать очень и очень основательнымъ и затянуться на весьма и весьма многіе семестры".

Проф. Л. Владиміровъ нашелъ почему-то много обиднаго въ этой, истинно-нъмецкой фразъ, и съ своей стороны отвътилъ грубостью.

"In Deutschen lugt man, wenn man höflich ist" — (нъмцы лгуть, когда говорять въжливо) неожиданно заявплъ взволнованный "оптимистическій профессоръ".

"Все же повторяю", торжественно объявиль онъ, "что желанный день введенія въ Россіи свободы печати скоро наступить—фактически она и сейчась уже практикуется" возвъстиль міру директорь напихъ "Курсовъ журналистовъ", должно быть, надъясь, что говоритъ правду.

Правъ ли проф. Владиміровъ, или совершенно неправъ, — но ставшее теперь фактомъ предстоящее открытіе "Курсовъ для журналистовъ" представляетъ собою, очевидно, немаловажный факть, заслуживающій помимо общей оцінки, какую дала уже Берлинская газета, еще и иного разсмотрінія.

Ученый комитеть, подъ предсъдательствомъ, имъющаго очень опредъленныя убъжденія академика Н. Я. Сонина \*), сдълалъ цълый рядъ своихъ собственныхъ измъненій въ проектъ Курсовъ. Кромъ общихъ "исправленій" проекта, лицамъ, успъщно прошедшимъ курсы, имъется выдавать свидътельства въ знаніи ихъ полностью или въ извъстной части.

Курсъ назначенъ для прохожденія весьма спінно и скороспіло — всего только въ теченіе 12 мітсяцевъ. На экзамены будуть командироваться спеціальные контролеры-наблюдатели.

Получается въ высшей степени своеобразная въ области печатнаго слова, типично бюрократическая "фабрика литераторовъ". Три курса по 4 мъсяца въ каждомъ, практическія работы въ это же время, баллы, экзамены въ присутствіи наблюдателя и выдача свидътельства, —и воть готовъ "писатель", имъющій въщать и поучать...

Это было бы очень смѣшно, если бы не было грустно, конечно... Все это чиновил-чество, всѣ эти фабрично-бюрократическіе пріемы не имѣють, не могуть и не должны имѣть ничего общаго съ литературой.

Стоитъ вспомнить о дополняющемъ извъстіе о курсахъ журналистовъ, недавно объявленномъ учрежденіи новаго ордена для оказавшихъ полезную дъятельность на поприщъ литературы, театра и искусства.

Критикъ съдипломомъ журналиста I разряда, награжденный орденомъ Вълинскаго III степени, вмъсто рецензіи—пншущій "отношеніе" объ игръ балерины, со знакомъ Терпсихоры II степени! неужели эта, только въ видъ шутки появившаяся въ печати жанровая картинка приблизительно осуществится у насъ въ болъе или менъе близкомъ будущемъ?

Такъ или иначе, во всемъ этомъ нътъ и не будетъ ни малъйшихъ точекъ соприкосновенія со святилищемъ литературы, съ ея священными. облитыми кровью павшихъ борцовъ — въщими и таинственными стогнами.

<sup>\*)</sup> См. "Тревоги дня"— "Науки и Жизнь" № 11.

IV.

"Сепаратизмъ" — одно изъ тѣхъ "страшныхъ" словъ, какими для нерсонажей Островскаго является "жупелъ" и "металлъ", то понятіе, которымъ "оптомъ и въ розницу" многія десятилѣтія промышляютъ извѣстные органы печати — это самое слово сепаратизмъ въ иномъ, правда, смыслѣ зазвучало въ настоящее время въ градахъ и весяхъ нашихъ.

Сепаратизмъ этотъ сводится къ отдъленію нашихъ городовъ отъ земствъ. Города, въ настоящее время, какъ извъстно, входятъ въ составъ общей территоріи земствъ той губерніи и утздовъ, въ которыхъ эти города расположены.

Поэтому городъ, какъ и всякое юридическое лицо въ предълахъ этой территорін, является обязаннымъ ко взносу земскихъ сборовъ. За послъднее время подъ указаннымъ знаменемъ сепаративма города наши обнаруживаютъ крайнее нежеланіе продолжать уплату этихъ сборовъ. На помощь выступила сущность сепаратизма — отдъленіе города отъ земства, выдъленіе перваго въ самостоятельную единицу.

За послъднее время этотъ сепаратизмъ прославляется и проповъдуется особенно успъшно.

Иниціаторомъ явился на этотъ разъ Петербургъ, выработавшій подробный проекть своего отдъленія отъ земства.

"Слишкомъ ужъ много тратимъ мы на земство, на деревню, на это мужичье" — такова сущность и основа этого проекта. "Зачъмъ городу — отдавать земству деньги? Не лучше-ли ихъ городу "на себя" истратить? Городъ платить земству такой, можно сказать, капиталъ, а самъ, между прочимъ, отъ земства ничего не получаеть"... мотивировали свои планы сторонники проекта.

Значеніе всіхъ этихъ — глубоко эгоистическихъ п анти- гражданственныхъ доводовъ ясно до очевидности. Начало гражданственности состоитъ раньше всего въ томъ, что налоговое бремя несутъ всі, и только поэтому, конечно, можетъ быть оказана та или иная поддержка и тімъ, кому она необходима.

Вольничный налогъ, напр., платятъ городу вст жители его, и именно поэтому вст заболъвшіе могутъ получить пріютъ и леченіе. Что сказали-бы ті нзъ представителейо города, которые выступили теперь рьяными защитниками "сепаратизма", что сказали-бы они, если-бы всі ті, кто въ теченіе года не больдъ потребовали-бы обратно внесенный ими годовой больничный налогъ? Больницъ, очевидно, не на что было-бы содержать, и требованіе получившихъ обратно свой налогъ—принесло-бы безконечно многовреда и остальнымъ, честно уплатившимъслітауемыя съ нихъ деньги.

Болже того, пріюта и лъченія лишились-бы на будущее время и вст они, которые получили обратно свой налогь.

И они, и вст остальные больные, оставшись безъ убъжища, заражали-бы встътсвоими болтанями. Не пострадали-бы при этомъ и кичившеся тъмъ, что они не нуждаются для себя въ больницахъ, получнвше обратно свои, необходимые для общаго дълърубли?

"Моя хата съ краю — инчего не знаю" этотъ уродливый принципъ исторически сложился у насъ на Руси. Въ данномъ случав— онъ направленъ городомъ противъ земства...

Это у земства то пытается городъ оттягать. необходимыя средства!...

Въ чемъ-же права города на это? Неужели воистину ничего не получаетъ городъотъ земства, ничего, компенсирующаго взносимые имъ сборы?

Зеиство содержить школы, которыя, конечно, безусловно важны близъ лежащему городу. Оно строить дороги, по которымъ нменно къ городу подвозятся различные продукты. Земство своей медицинской частью предохраняеть города отъ наплыва деревенскихъ больныхъ, своей санитарной частью оно гарантируеть городъ отъ эпидемій тифа, оспы и т. д. и т. д., своей ветеринарной частью страхуеть его оть сапа и т. п. эпизоотій... И медицинская, и дорожная, и просвътительная, и ветеринарная, и антипожарная, и всяческая иная діятельность земства важна, конечно, не только земству и деревить, она крайне важна и необходима, конечно, и городу, въ данномъ случат Петербургу.

Эта—чисто обывательская идея Петербургской думы, это стремленіе къ сепаратизму, опасны по многимъ причинамъ. Создавая собою прецедентъ, оно повлечетъ за собоюмного послъдователей, что окончательно обезсилитъ земства, и безъ того почти без-

сильныя помимо иныхъ, еще и въ экономическомъ отношенін, благодаря недавнему закону о предѣльности земскаго обложенія. Эта обывательская идея ставитъ, кромѣ того, земства и города, эти два единственные пути нашего слабаго самоуправленія, въ положеніе враждующихъ антагонистовъ и этимъ, конечно, обезсиливаетъ и то и другое.

Сомкнутые ряды энергичныхъ и бодрыхъ общественныхъ дъятелей такъ необходимы нашей эпохъ и переживаемому историческиважному моменту ея!

Городу не нужна деревня,— рѣшила Петербургская городская управа.

Городъ Петербургъ, казалось-бы, меньше, чъмъ какой бы то ни было иной, можетъ сказать про себя "я не хочу ничего отдавать другимъ, ибо ничего не получаю отъ другихъ".

Петербургъ получаетъ "отъ другихъ" все. Жизненные соки, потребляемые въ такомъ огромномъ количествъ этимъ гигантомъ, — это все чужіе соки.

И мясо, и хлъбъ, и ученые, и таланты, и учащіе, и учениви—все это въ Пстербургъ чужое, взятое отъ другихъ. Все это онъ—жадный и злой — со стороны втянулъ въ свои пъдра!

Попытка Петербургской городской управы къ выдѣленію города въ самостоятельную единицу—здѣсь, къ счастью, пока не удалась. Дума оказалась выше приведенныхъ обывательскихъ соображеній и только что отклонила проектъ, отказалась отъ своеобразнаго сепаратизма. Но свои результаты проектъ все-же принесъ.

Онъ нашелъ послъдователей по градамъ неоглядной Руси, и это вліяніе его — безусловно вредное, нездоровое вліяніе.

По стопамъ Петербурга пошелъ, напримъръ, только что городъ Аткарскъ.

"Конь съ копытомъ" увлекъ-таки за собою "рака съ клешней".

Аткарская дума только что обсуждала вопросъ о выд'ёленіи города въ самостоятельную земскую единицу. Комиссія, работавшая надъ этимъ вопросомъ, находитъ, что такое выд'ёленіе крайне желательно.

Вопросъ былъ доложенъ комиссіей на засъданіи думы.

Курьезные мотивы за выд'яленіе высказалъ зд'ясь гласный Крюковъ. Онъ взялъ счеты и сказалъ:

- Одно дёло—осетръ (гласный щелкнулъ счетами), другое, —скажемъ, судакъ... (гласный вторично щелкнулъ на счетахъ)... Я вотъ, примърно, З съ полтиной земству плачу, да 7 съ лишнимъ городу. И выходитъ на манеръ, быдто я рыба крупная, вродъ какъ судакъ.
- Вотъ пискарямъ нынъ плохо живется! слышится чей-то голосъ.
- Г. Г. Лапицкій: Я плачу земству 206 р. и не вижу въ этомъ ничего плохого.

Гл. Крюковъ: Примърно, сижу я это, милые вы мон, — вдругъ отколь, хвать-похвать надзиратель съ бумажкой... Въ 24 ч., говоритъ, опишемъ, коль налогъ не заплатишь. Нътъ, ужъ лучше за единицу...

Когда превін такого осмысленнаго характера близились къ концу, и большинство склонилось за самостоятельность города, гл. Г. Г. Лапицкій попросилъ огласить тѣ цифры, которыя прослужили основаніемъ дли заключенія комиссіи. Цифръ не оказывается... Такъ какъ вторично передать этотъ вопросъ въ ту же комиссію было-бы "неудобно", то рѣшено просить управу доложить эти цифры на слѣдующемъ засѣданіи думы.

Городъ Аткарскъ, по всёмъ даннымъ добъется таки своего выдёленія въ самостоятельную единицу.

Какъ много такихъ Аткарсковъ найдется на Руси, на горе нашей деревни, на несчастье нашего и безъ того убогаго самоуправленія!..

#### V.

Интересное и характерное разногласіе продолжаєть и по сю пору вызывать вопросъ: полезна гласность или вредна.

Среди "власть нмущнхъ" гласность, какъ извъстно, далеко не "обрътается въ авантажъ". Ръдкіе примъры иного отношенія представляють собою у насъ крайнюю ръдкость и заслуживають быть какъ слъдуеть отмъченнымъ.

Сторонникомъ гласности выступаетъ за послѣднее время главный командиръ Черноморскаго флота, адмиралъ Чухнинъ. Встрѣчая въ предѣлахъ своего вѣдѣнія воистину возмутительные примѣры беззаконія и недобросовѣстности, адмиралъ оглашаетъ ихъ во всеобщее свѣдѣніе.

Недавно еще имъ оглашены были факты

примъненія розги во флотъ, спустя два мъсяца послъ Высочайшаго манифеста, похоронившаго розгу, факты вродъ того, что военныя суда, годами числясь въ постройкъ, остаются безъ малъйшихъ шаговъ впередъ по 4 года подрядъ и т. д., и т. д.

Вст эти факты съ указаніемъ виновныхъ были оглашены адмираломъ Чухнинымъ и обошли всю нашу печать.

Реакціонная печать возмутилась. "Если-бы еще о матросахъ говорилось, ну, еще-бы такъ-сякъ... Но гласно обсуждать вину его благородія?! Неужели-же это терпимо... Кудаже мы, наконецъ, идемъ"!—на всъ лады заявляла реакціонная печать.

Чтобы это сдёлать, увъряеть, напримъръ, "Гражданивъ", говоря объ упомянутой огласкъ, "надо забыть, что есть Россія, что черноморскій флотъ — это дѣтище Лазарева и Нахимова, что у флота есть своя честь. Отецъ можетъ сильно выбранить своего сына, безъ страха его оскорбить въ стѣнахъ его дома, но если отецъ этотъ станетъ бранить сына публично, онъ его только оскорбляетъ, и польза, которая могла-бы быть отъ отцовскаго выговора, уничтожается впечатлѣніемъ отъ оскорбленія."

Всѣ наши отцы — мы ваши дѣти — эти старыя формы отношеній начальниковъ и подчиненныхъ слишкомъ уже устарѣли для нашего времени. Общественный вредъ этой семейственности достаточно ярко сказался на томъ, въ какой мѣрѣ подготовлены были мы къ наступившей войнѣ.

Нашему времени нужна не семейственность, а твердая и прочная законность, при настоящемъ и полномъ контролъ общества и печати.

## VI.

Мало и плохо замъченнымъ пропло въ нашей печати недавно появившееся извъстіе объ учрежденіи новаго общества журналистовъ.

Извъстія эти, по цълому ряду причинамъ, полны серьезной и глубокой общественной важности и значенія.

много, о какъ много этихъ причинъ! много ихъ, если и оставить въ сторонъ независящія обстоятельства, если не единымъ словомъ не касаться этой огромной отрасли дъятельности, върнъе, бездъятельности журналиста.

О нихь — этихъ тяжелыхъ и грустныхъ причинахъ во всемъ ихъ объемѣ обычно не говорятъ въ нашей печати... Къ чести россійскихъ журналистовъ надо констатировать, что не умѣютъ, не могутъ они—на трибунѣ своей, у алтаря своего, на кафедрѣ своей — говорить о своихъ-же — хотя-бы и не личныхъ, а общихъ — болѣзняхъ, говорить о своихъ ранахъ, во всеуслышаніе анилизировать и разглядывать ихъ.

Но бывають все-же моменты случайнаго пробужденія иниціативы, когда преступленіемъ становится дальнъйшее замалчиваніе нуждъ цълой корпораціи, когда важно и необходимо приступить къ немедленному исправленію бользненныхъ аномалій и дефектовъ.

Именно теперь, когда небольшая группа литераторовъ нам'тила свою работу въ этомъ отношении, долгъ каждаго, въ особенности-же принадлежащаго къ этой групп'ъ журналиста прекратить обычное молчание по этому поводу. Надо-же, надо наконецъ заговорить!

Не "матеріальных» средствъ", не вопросовъ о "вознагражденін" журналиста касаемся мы теперь.

Если и тяжело положение работающаго журналиста—онъ за работой—и онъ справится со своею нуждой, съ угрожающими ему и семь в его опасностями.

Но если болѣзнь, переутомленіе или иная подобная причина оторветь его оть работы, существуеть-ли у насъ хоть соломинка, за которую-бы могъ ухватиться тонущій въ такихъ случаяхъ, гибнущій на див житейскаго моря журналисть?

Далъе, смерть литератора, смерть отдавшаго всъ свои силы на служение обществу и его нуждамъ журналиста, что влечетъ она за собою?

Сколько ихъ, сколько этихъ тягостныхъ и одинокихъ смертей, съ безпріютностью осиротъвнихъ семей совершается на нашихъ глазахъ...

Уходять отдёльныя единицы изъ фронта, и быстро смыкаются порёдёвшіе ряды... Чужія и чуждыя другь друга единицы по прежнему остаются одинокими, каждая въ отдёльности на своемъ посту.

Нѣтъ корпораціи и общихъ корпоративныхъ интересовъ и русскихъ журналистовъ, нѣтъ семьи, нѣтъ взаимопомощи, нѣтъ кружка. нѣтъ даже "клуба" своего у русскихъ журналистовъ. Горестное положение семьи каждаго изъскончавшихся литераторовъ является, конечно, только однимъ изъ многихъ признаковъ, показывающимъ во очію весь вредъ разрозненности и разъединенности, которыя существуютъ у насъ во всей своей силъ.

Тысячи частныхъ вопросовъ могли-бы получить разръшение при существования единения въ средъ журналистовъ.

А безъ него, безъ этого единенія получается тягостное, обидное безсиліе.

Даже съ плагіатомъ — нътъ у насъ средствъ бороться при существующемъ положеніи. Гг. Гордики и Регишевскіе, Мацъевскіе и Гейнце — равно какъ и другіе — пока невъдомые "избранники", благополучно существуютъ и въ полной мъръ, пользуясь званіемъ "литераторовъ", продолжаютъ свою дъятельность.

Соображеніе "поговорять, поговорять, да и бросять, а потомъ и позабудуть" достаточно гарантируеть имъ безпечальное существованіе.

Но плагіаторы—это опять таки лишь одна нота въ общей гаммъ, лишь одинъ изъ "уродовъ" въ несуществующей "семьъ" журналистовъ.

А ть массы паразитирующихъ существъ, которые и помимо плагіаторовъ присосались къ русской, въ своемъ основномъ руслѣ—всегда чистой и идейной въ лучшемъ значеніи этихъ словъ журналистикъ? Эти увеличивающіяся массы торгующихъ во храмъ инсинуаторовъ п прелюбодъевъ слова, клеветниковъ и шантажистовъ, — нужно-ли замалчивать прискорбное явленіе существованія ихъ — или лучше внимательно и серьезно подумать надъ изысканіемъ несуществующихъ нынъ мъръ общей борьбы съ этимъ здомъ?

Полемика? Но кому-же неизвъстно, во что обратилось, во что выродилось нынъ это понятіе?

Кому неизвъстно, какъ старательно избъгають ея при малъйшей возможности наши лучше органы печатнаго слова? Кому не извъстно далъе, что преимущество въ этой области лежитъ во всякомъ случать не на сторонъ остающагося въ предълахъ истины праваго...

У противоположной, не ствсняющейся въ средствахъ стороны есть незамънимое средство — обливаніе противника грязью, достаточное количество которой всегда хранится про запасъ въ извъстныхъ лагеряхъ.

Нътъ корпораціи, которая могла-бы охранять права заслуживающихъ этой защиты сочленовъ своихъ, нътъ съъздовъ, гдъ-бы вырабатывались нормы сословной этики, нътъ сословныхъ судовъ чести, которые могли-бы раскрыть глаза зачастую ослъпленному обществу.

Далъе, капиталистическія завоеванія, какъ извъстно, не минули печатнаго дъла. Лишь отдъльными единицами высятся истинно-идейные органы. Все больше и больше захватываеть остальную часть печати въ этой отрасли, больше чъмъ въ какой бы то ни было, — грозный для общества капиталъ. Въ "лавочку" обращается тотъ или иной горделивый храмъ, въ ремесленное "исполненіе заказовъ" превращается идейная творческая работа журналиста!..

Надо уйти честному, уважающему себя и читателя журналисту, уйти и покинуть "фирму", торгующую вдобавокъ еще и гнилымъ товаромъ, надо уйти и не пачкать пера своего, не грязнить дарованія своего, не поддерживать своимъ именемъ "реноме" той или иной "фирмы"...

Но куда же, куда идти журналисту? Гдъ найти ему, отравленному запахомъ типографской краски и въ огромномъ большинствъ безумно любящему свое дъло, гдъ найти ему поприще для дальнъйшей, какъ воздухъ, какъ жизнь, необходимой работы?

Отсутствіе корпораціи привело къ тому, что у русскаго журналиста н'ять своего "бюро труда", учрежденія, которое в'єдало бы взаимоотношеніе между спросомъ и предложеніемъ.

И получаются обычные результаты... Гд'ьнибудь въ провинціальномъ органт неполонъ составъ редакціи необходимъ опытный журналисть. Не къ кому обратиться провинціальной редакціи, и съ гръхомъ пополамъ она довольствуется работой случайныхъ лицъ. А журналисть, который всею душою радъ былъ бы этой работт или переживаетъ вст послъдствія безработицы, или зачастую идетъ въ лапы кулаку, напрашиваясь "сверхштатнымъ" въ его "фирму".

Но... "не истерпать моря ковшомъ", не разсмотръть его столь сложнаго вопроса, какъ вопросъ о положени нашихъ работниковъ печати.

Тяжелая, гнетущая атмосфера скопляется вокругъ большинства этихъ работниковъ...

Гдъ ужъ тутъ стройный хоръ, гдъ ярко и сильно выраженное общественное миъніе?

А между тымъ... между тымъ новыя выянія отрадно пахнули въ Россіи... Сколько истинно хорошаго и свытлаго могла бы сдылать наша печать при отсутствіи разброда и розни...

Какъ далеко бы шагнула мирнымъ путемъ Россія, если бы "въ ногу" шли герольды ея, какъ приблизились бы свътлые идеалы, мерцающіе вдали!

Въ единеніи—жизнь, въ единеніи—сила, въ единеніи—грядущее!..

Маленькое по разм'ярамъ сообщество им'я въ виду возникнуть въ ближайшемъ будущемъ.

Много задачъ предстоить этому кружку. Начинанія, вродѣ корпораціи журналистовъ, всероссійскаго съѣзда ихъ, сословнаго суда чести, бюро труда, "общества взаимопомощи", "клубы журналистовъ" и т. д.—въ высшей степени отрадно и желательно все это при существующихъ тяжелыхъ, не нормальныхъ условіяхъ... Грустно и непонятно! Журналисты, чья дѣятельность — большая, серьезная и святая дѣятельность, основана на любви и единеніи, сами живутъ въ постоянной систематической розни и враждѣ между собой!...

Журналисты, живущіе и горящіе интересами всего міря, каждаго маленькаго, заброшеннаго уголка — не проявляють интереса къ своимъ же собственнымъ сословнымъ интересамъ! Журналисты, убъжденно проповъдующіе, что только въ союзахъ и коопераціяхъ, только въ артеляхъ и сообществахъ сила отдъльныхъ индивидуумовъ, журналисты, долгіе годы посвящающіе взученію различныхъ общественныхъ отношеній, не сумъли донынъ создать для себя хотя бы примитивнаго союза!

И глохнуть, въ значительной мъръ именноблагодаря этому одиночеству глохнуть таланты, глохнуть они, обезсиливають печать, значение которой все разрастается и усиливается въ переживаемое нами исторически важное для России время.

А чёмъ меньше талантовъ, чёмъ меньшечестныхъ, идейныхъ и вдохновенныхъ дёятелей, тёмъ громче звучить крикъ наглости, бездарности и нев'яжества.

И все болъе и болъе мельетъ наша, славная своимъ прошлымъ, славная своей плодотворной просвътительной работой—печать.

Все безлюдитье и безлюдитье дтлается на нивть. И все тяжелтье и тяжелтье дышать и работать, все ментье надеждть на результаты общей и дружной работы.

И теперь, когда промелькнула робкая надежда на учрежденіе "союза журналистовъ", долгь каждаго работника печати всіми силами и отъ всего сердца поддержать эту радостную, манящую надежду!..

И. В.

#### IV. Судебная жроника.

Какъ и слъдовало ожидать, повысившаяся за послъднее время пульсація нашей общественной жизни не минула также и области судебныхъ процессовъ переживаемаго нами времени.

Все интереснъе, въ глубокомъ значеніи этого слова, и характернъе дълаются проникающія въ печать извъстія о дъятельности нашего суда, "скораго, праваго и милостиваго" по опредъленію Реформатора, впервые произнесшаго великій завътъ: "Правда и милость да царствують въ судахъ"!

Оживленіе тъхъ столбцовъ печати, которые посвящены "судебной хроникъ", зави-

сить какъ отъ того, что быстръе и живъе прежняго забившая жизнь чаще и больше открываеть свою "изнанку" во время судебныхъ процессовъ, такъ и оттого, что нывъшнія временныя и колеблющіяся условія жизни печати сдѣлали все же возможнымъ опубликованіе большаго, чѣмъ прежде, количества фактовъ.

Какая же картина раскрывается передъ наблюдателемъ функцій нашего правосудія?

Въ настоящее время вступило, какъ извъстно, въ законную силу новое положение о судебномъ разбирательствъ политическихъпреступленій.

= : Въ Ригь, по словамъ "Суд. Обоз.", осо-

бымъ присутствіемъ судебной палаты въ усиленномъ составѣ разсмотрѣнъ только что цѣлый рядъ дѣлъ о государственныхъ преступленіяхъ. Впервые здѣсь былъ примѣненъ новый законъ 7 іюня 1904 г. о судебномъ разсмотрѣніи подобнаго рода дѣлъ и притомъ по новому уголовному положенію. Всѣ дѣла слушались при закрытыхъ дверяхъ.

Первымъ разбиралось дело о студенте рижскаго политехникума Фридманъ, за произнесеніе публично різчей, возбуждающих ь къ янспроверженію существующаго въ государствъ общественнаго строя. Защищалъ прис. пов. П. Г. Мироновъ. Фридманъ оправданъ. Вторымъ и третьимъ слушались дъла о фабричныхъ рабочихъ Завицкомъ и Зандовскомъ, обвинявшихся въ распространенін Защищаль прис. пов. Н. Д. прокламацій. Соколовъ. Завицкій приговоренъ къ 3 мѣсяцамъ криности, Зандовскій къ 6 мисянамъ-оба безъ лишенія правъ. 26 октября здёсь же слушалось дёло о студенте рижскаго политехническаго института Янъ Мастеръ и крестьянахъ Торманъ. Крестманъ и Лайценъ. обвинявшихся: Мастеръ-за "участіе въ созавъдомо поставнишемъ цълью своей дъятельности ниспровержение существующаго въ государствъ общественнаго строя или учиненіе тяжкихъ преступленій посредствомъ взрывчатыхъ веществъ снарядовъ", каковое участіе наказывается каторгою на срокъ не свыше 8 лъть или ссылкою на поселеніе; причемъ если такое сообщество заведомо имело въ своемъ распоряженій средства для взрыва или складъ оружія, то наказаніе-срочная каторга; тоть же Мастеръ, визств съ Крестманомъ, Торманомъ и Лайценомъ, за распространение прокламацій, возбуждающихъ къ ниспроверженію государственнаго строя. Студента Мастера защищаль прис. пов. М. Л. Гольдштейнъ. Янъ Мастеръ, равно какъ и остальные трое подсудимыхъ оправданы. Затемъ слушалось, наконецъ, дъло фабричнаго рабочаго крестьянина Эдуарда Звирздина, обвиняемаго по 2 п. 120 ст. угол. уложенія. Звирадинъ оправданъ. Всъ приговоры объявлены при открытыхъ дверяхъ.

— Болъе подробныя свъдънія проникли въ печать о дълъ Милашевскаго, разбиравнемся въ это же время въ присутствіи уголовнаго кассац. д-та правит. сената, подъ предсъдательствомъ первоприсутствующаго сенатора Н. С. Таганцева.—По сообщению "Судебнаго Обозрѣнія" дѣло по обвинемію бывшаго члена саратовской городской управы Алексѣя Милашевскаго въ государственномъ преступленія защищалъ подсуди маго присяжи. повѣр. Н. П. Карабчевскій, имѣетъ слѣдующую опубликованную нынѣ исторію:

Еще 18-19 мая 1904 г. саратовская судебная палата по уголовному департаменту съ участіемъ сословныхъ представителей, въ закрытомъ судебномъ засъданін, дело о тит. сов. Алексев Владиміров в Милашевскомъ, 39 летъ, по обвинению его: 1) въ томъ, что въ 1902 г. состоялъ членомъ присвоившаго себв наименование "партін соціалистовъ-революціонеровъ" преступнаго сообщества, поставившаго своей задачей переміну въ Россійской Имперін образа правленія и проявившаго умысель дійствовать для достиженія указанной цели насильственно, и 2) въ томъ, что въ г. Саратовъ въ 1902 г., въ видахъ осуществленія ціли названнаго сообщинчества. составляль и распространялъ сочиненія, воззванія и изображенія, возбуждающія населеніе къявному неповиновенію власти верховной и дераостно порицающія установленный государственными законами образъ правленія, причемъ устроилъ въ своемъ домъ тайное помъщеніс для воспроизведенія сочиненій, воззваній и изображеній, пріобрѣлъ для сего мимеографъ и хранилъ означенныя изданія въ упомянутомъ помъщенін, т. е. въ преступленіяхъ, предусмотрънныхъ 1 ч. 250, 1 ч. 251 н 1 ч. 252 ст. улож. о наказаніяхъ.

Признавъ Милашевскаго виновнымъ въ означенныхъ преступленіяхъ, судебная палата съ участіемъ сословныхъ представителей опредълила лишить его всъхъ правъ состоянія и сослать въ каторжныя работы на шесть лътъ. Однако, сенатъ опредълилъ: ръшеніе саратовской судебной палаты, за нарушеніемъ ст. 797 уст. угол. суд., отжънатъ и дъло для новаго разсмотрънія передать въ ту же палату въ другомъ составъ.

— Переходя къ ннымъ областямъ, приходится признать однимъ изъ наиболъе важныхъ судебныхъ процессовъ послъдняго времени такъ наз. "Пожарный союзъ брандмейстера съ отставнымъ подполковникомъ". Телеграфъ передалъ, что союзъ этотъ житомірскаго брандмейстера Осипова съ подполковникомъ

Абрамовичемъ, для совершенія систематическихъ поджоговъ, ув'інчался по суду 3 для перваго и 2 для второго годами каторжныхъ работъ.

Дънтельность бывшаго брандмейстера носила удивительно откровенный характеръ. Въ обвинительномъ актъ, напечатанномъ въ "Волыни", между прочимъ говорится:

Распоряженія Осипова на пожарахъ неоднократно обращали на себя вниманіе странностью и непоследовательностью, при чемъ иногда присутствовавшимъ на пожарать лицамъ казалось, что Осиповъ производиль некоторыя действія съцелью сокрытін поджоговъ. Такъ, Осиповъ часто безъ всякихъ кътому основаній приказываль разрушать во время тушенія пожара постройки, а вногда такія разрушевія производиль уже по прекращевін пожара; иногда во время тушенія пожара онъ прекращаль поливку горъвшаго зданій, какъ бы съ цълью дать ему болье разгорыться, а иногда съ такою же, повидимому, цълью, оставляя въ покоъ горъвшее зданіе, приказываль поливать сосъднія постройки и, когда онъ сильно разгорался, приступаль къ его тушенію.

Для характеристики Осипова представлиють интересъ и собранныя следствіемъ еведтвія объ его неоднократной судимости за мошенничество...

Какъ могъ человъкъ съ такимъ яркимъ прошлымъ стать брандмейстеромъ, да еще въ большомъ городъ, это загадка, какая не разръшена доселъ не только въ одномъ Житоміръ.

Ръдкимъ явленіемъ въ области изученія мъръ судебныхъ наказаній является, далъе, огласка порядковъ, существующихъ у насъ въ мъстахъ заключенія.

Въ печати поднятъ серьезный, не въ мъстномъ только отношении, конечно, вопросъ:

Какт въ Петербургъ вытрезвляютъ пьяныхъ и лечатъ алкоголиковъ? А. Л. Мендельсонъ прочелъ на эту тему докладъ въ засъдании членовъ комиссіи по вопросу объ клиоголизмъ, происходившемъ только что водъ предсъдательствомъ профессора М. Н. Нижегородцева.

Больные, подбираемые на улицахъ Петербурга, доставляются полиціей для вытрезвленія и леченія или въ такъ называемое "безпокойное отділеніе" при Обуховской больниців или въ огромномъ большинствів случаевъ въ камеры при полицейскихъ частяхъ. За 1 годъ въ пяти центральныхъ частяхъ на вытрезвлении перебывало свыше 6 проц. всёхъ жителей города, или одинъ человекъ изъ каждыхъ 16 жителей въ течение года по кранней мере коть разъ "вытрезвлялся" въ части.

Ужасными красками докладчикъ обрисовалъ обстановку и способы леченія и вытрезвленія пьяныхъ въ Обуховской больниц'в и въ частяхъ.

Мужское безпокойное отділеніе Обуховской больницы разсчитано на 22 вровати, но на самомъ ділть количество больныхъ здісь неріздко доходить до 70—80 человіть и никогда не бываеть меніе 40—45 чел. "Больные", т. е. пьяные, доставляются сюда полиціей. Слабые лежать въ кроватяхъ. На "безпокойныхъ" и "буйныхъ" одіваютьтакъ называемыя смирительныя рубахи, на ноги — общитые кожею кандалы; концы рукавовъ и кандалы привязываются къ перекладинамъ кровати, благодаря чему больной не въ силахъ сділать малійшее движеніе. Количество поступающихъ сюда "больныхъ" постоянно увеличивается.

Еще въ болъе ужасныхъ условіяхъ содержатся вытрезвляемые въ полицейскихъ частяхъ.

Пьяных водворяють здёсь въ небольшія комнаты безъ всякой мебели, безъ наръ, постелей и пр.; полы въ нихъ асфальтовые, отчасти покатые, для стока. Пьяные по доставленіи въ часть раздѣваются городовыми и въ одномъ бѣльѣ, а часто и безъ онаго вталкиваются въ каталажку и запираются. Платье больныхъ свертывается въ комокъ, номеруется и запирается въ ящикъ, тотъ-же номеръ ставится краской или углемъ и на спинѣ пьянаго.

Женщины подвергаются той-же процедуръ, раздъвають ихъ тъ-же-городовые.

Больные напихиваются въ эти камеры буквально безъ счета, распредъляются они здъсь на асфальтовомъ полу въ самыхъ невозможныхъ положеніяхъ, пачкуются въ рвотныхъ изверженіяхъ другъ-друга. Зарегистрировано оффиціально не мало случаевъ, когда пьяные здъсь умирали, задыхаясь въ собственныхъ экскрементахъ или задавленные тижестью лежащихъ сверхъ ихъ другихъ "безчувственнопьяныхъ". Трудно описать воздухъ, которымъ здъсь дышатъ больные: онъ насыщенъ всевоз-

можными запахами водочнаго перегара, мочи, экскрементовъ, пота и рвотныхъ изверженій. Если раздълить кубическое содержание воздуха на количество собранныхъ здёсь ныхъ, то оказывается, что для дыханія на долю каждаго здёсь часто приходится мене четверти кубической сажени воздуха. Среди пьяных часто возникають драки, разнимать ихъ обывновенно являются итсколько наиболъе физически сильныхъ городовыхъ и, разнимая, быють, конечно, не разбирая ни праваго, ни виноватаго. Особенно буйные въ такихъ случаяхъ обыкновенно изолируются отъ остальныхъ и запираются въ отдъльныя темныя камеры. Среди протрезвляемыхъ не ръдки случаи самоубійства.

На такое поистинъ вопіющее положеніе дъла много разъ обращала вниманіе столичная врачебная инспекція, массу разъ доводилось объ этомъ до свъдънія градоначальника; послъдній, въ свою очередь, заявлялъ объ этомъ городской управъ и даже жаловался на послъднюю министру внутреннихъ дълъ, но все безрезультатно.

Какая въ сущности помощь оказывается острому алкоголику въ нашей столицъ со стороны администраціи и общественнаго управленія?—спрашиваетъ докладчикъ и отвъчаетъ:—Его отправляють въ участокъ.

Этоть отвёть напоминаеть запись въ статистическомъ листке о несчастномъ случае, препровожденномъ въ городскую управу. Дело шло объ утопленнике въ одной изъ рекъ Петербурга. На вопросъ: "какая помощь была оказана пострадавшему"?—околоточный надзиратель тщательно выписаль: "тело, по вскрыти, было предано земле"...

Собраніе единогласно постановило довести о положеніи діла до свідінія: г. петербургскаго градоначальника, врачебнаго инспектора, всіхъ гласныхъ петербургской думы и столичной печати.

— Какъ это выяснено за послѣднее время нѣсколькими дальнѣйшими судебными процессами, въ Петербургѣ, какъ это ни странно, все еще замѣчается, въ особенности въ среднихъ и ннзшихъ классахъ населенія, большая склонность къ всевозможнымъ суевѣрнымъ бреднямъ. Этимъ пользуются разчые "дошлые" люди, и обманъ процвѣтаетъ на почвѣ суевѣрія въ самой грубой формѣ. Еще на этихъ дняхъ въ городѣ оперировали съ успѣхомъ среди зажиточныхъ семей реме-

сленниковъ и торговцевъ одна женщина, кошунственно выдававшая себя за "богородицу", и соучастникъ ея, котораго она вводила въ домъ своихъ жертвъ въ качествъ святого Николая Чудотворца. Мошенники теперь разыскиваются полиціей въ виду жалобъ и заявленій многихъ пострадавшихъ. Теперь установлено, что выдававшая себя за "богородицу" особа неоднократно судилась раньше за разныя преступленія. Это ніжая Строганова, ей 47 літь, она имъетъ вившность простой крестьянки, съ грубыми чертами лица. Нъкогда она была фельдшерицей, последніе годы скиталась по тюрьмамъ и разнымъ местамъ, куда ссылалась по суду. О личности ея соучастника ничего не извъстно. О дъятельности этихъ лицъ въ Петербургь сообщають сльдующія, кажущіяся невъроятными, подроб-

Строганова, проживавшая въ столицъ полъ разными чужими именами, проникала въ дома намітченных ею жертвъ слітдующимъ способомъ. Узнавъ, что въ домъ нужна прислуга, она ставила свою доброжелательницу, которая съ своей стороны вводила въ семью обианщицу подъ видомъ страненцы и проч. Убъдившись въ легковъріи и простотъ своихъ жертвь, Строганова сообщала имъ по секрету, что она не кто иная, какъ сама "Пресвятая Богородица", объщала молитвенную помощь, а послъ того приводила съ собою и своего сообщинка. Ей върили, подчинялись ея требованіямъ, а она пользовалась этимъ для вымогательства п даже совершала кражи.

— Характерный процессъ разбирается. далъе, въ настоящее время въ Баку.

На скамь подсудимых трое: Семент Шибаршинт, 29 л., Петрт Курловт, 28 л., и Семент Тюкилинт, 31 г.; первые—городовые знаки УЖ 163 и 164, последній —дворникт. Обвинительный актъ рисуеть следующую картину.

26 декабря прошлаго года, рано утромъ, въ управление 4-го полицейскаго участка г. Ваку было сообщено по телефону, что близъ Телефонной улицы обнаруженъ трупъ мужчины съ признаками насильственной смерти. Личность убитаго была установлена; онъ оказался механикомъ завода Гулиева—Іоганномъ Марксомъ. При производствъ судебномедицинскаго вскрытия на головъ найдено

9 ранъ, несколько ранъ на левой щеке; ири изследованіи черепа на немъ оказалась трешина вдоль лівой височной кости. По заключевію врача, смерть Маркса послівдовала отъ сотрясенія мозга, въвиду многочисленныхъ ушибовъ головы; при этомъ было установлено, что раны нанесены кастетомъ съ зубцами. 29 декабря къ следователю поетупило заявленіе дочерей убитаго — Терезы Марксъ и Екатерины Шварцъ, съ указаніемъ, что убійство совершено городовыми, знаки NeNe 163, 164. При дальнъйщемъ производствъ слъдствія свидътели, Иванъ Борзаковскій и Степанъ Генераловъ, удостовърили, что 25 декабря, около 7 - - 8 часовъ вечера, на улицъ, они увидъли близъ завода Ляпина городовыхъ Семена Шибаршина и Петра Курлова, последняго въ штатскомъ платье; оба были пьяны и били кулаками какого-то человъка, въ которомъ Борзаковскій узналъ навъстнаго ему и раньше механика Маркса; механикъ лежалъ на земль, барахтался и кричаль; Борзаковскій попробоваль вступиться за механика, но городовые Шибаршинъ и Курловъ набросились на него и стали его бить. Вырвавшись, онъ убъжаль и не зналь, что было дальше; а на другой день, узнавъ, что меканикъ убитъ, пошелъ и недалеко отъ мъста драки увидель раздетый трупъ Маркса. Затыть, очевидцами избіенія городовыми Маркса были свидетели Петръ Вавилинъ и Кузьма Филяковъ.

На основаніи изложеннаго Семенъ Шибаршинъ, Петръ Курловъ и Семенъ Тюкининъ обвиняются въ томъ, что 25 декабря вечеромъ, встрътивъ Маркса и, затъявъ съ нимъ ссору, причинили ему съ умысломъ тяжкія раны и побои, послъдствіемъ которыхъ была смерть Маркса.

Приговоръ пока не обнародованъ, но по многимъ причинамъ о немъ можно очень опредъленно судить и заранъе.

Попрежнему не переводятся у насъ Хлестаковы. Сравнительно редко попадають они на судъ, но и среди разбираемыхъ процессовъ количество ихъ также очепь значительно. Яркій образецъ этого типа представляетъ собою новый московскій Хлестаковъ, только что выступившій въ роли друга г. Грингиута.

Задержаный, по приказанію судебнаго слідователя, отставной канцелярскій служитель В. Г. Дудышкинъ,—по словамъ "Руси"

—цѣлыхъ 15 лѣтъ на глазахъ всѣхъ разъъзжалъ по Москвъ въ каретъ съ гербами и именовался "его превосходительствомъ"... Кто въ Москвъ не зналъ г. Дудышкина? "Генералъ", "его превосходительство", цълыхъ полтора десятка летъ собиралъ обильную, непрерывную жатву. Визиты "генерала" ежедневно къ лицамъ знатнымъ, сильнымъ просто и высокопоставленнымъ ни для кого не были тайной, совстви наоборотъ. Иногда объ этихъ визитахъ мы читали въ отделев "пріемовъ" въ газетахъ. Ни одинъ знатный и высокопоставленный покойникъ не отпъвался, не хоронился въ Москвъ, чтобы не было при этомъ "генерала" Дудышкина. Онъръчи произносиль, спичи говориль, вдову подъ ручку поддерживаль, и "генеральская" карета гербомъ, запряженная парой, стояла всегда съ каретами московской знати. За послыднія 6 лыть "генераль" сдылался интимнымь другомь редакціи "Моск. Въд.". Въ газетъ о щедрости "генерала", объ его, незнающей устали, благотворительности писались целыя статьи...

Дифирамбы г. Дудышкина исходили изъ подъ пера самого г. Грингмута...

"Генералъ" Дудышкинъ, имъя за спиной старъйщую московскую газету, сдълался всесильнымъ... Ордена, ленты, почетное гражданство, государственный гербъ, все, что тъшнгъ умъ, ухо и глаза праздныхъ, богатыхъ людей,—а ихъ въ Москвъ много,—было взято "подъ властную руку" "генерала"... "Онъ все можетъ" — шелъ общій голосъ молвы про г. Дудышкина.

Деньги лились рекой "его превосходительству"... Все, что ни собиралъ "гевералъ" съ лицъ, за нимъ ухаживавшихъ и въ немъ зачискивавшихъ, —а ихъмного было, —онъ въ целомъ или въ части, правда, въ  $^{1}/_{4}$  или въ  $^{1}/_{8}$  не более, жертвовалъ отъ своего имени и "Моск. Вед." рекламировался неустанно. Для того, чтобы убедиться въ этомъ фактъ, стоитъ прочесть "Моск. Вед." за эти годы.

Правда, что-то не было слышно, что ктолибо изъ безчисленныхъ кліентовъ "генерала" получилъ то, что ему было объщано, за что онъ вносилъ "лепту" отъ 1,000 до 10,000 руб. каждый. Но и жалобъ не было... Поклоны чиновъ полиціи, отданіе чести, визиты "лицамъ", замътки "Моск. Въд." свое дъло дълали... Говорятъ годовой, бюджетъ" г. Дудышкина перевалилъ было за 50,000 рублей... Москва, по слухамъ, всего внесла "генералу" милліонъ...

И это только за 15 лѣтъ... Когда г. Дудышкина будутъ на этихъ дняхъ судить, это будетъ интереснъйшій процессъ для обрисовки Москвы и характеристики ея...

— Изъ наиболъе замътныхъ процессовъ обращаетъ внимание еще дъло бывшаго полицейскаго, разсмотрънное въ Саратовъ.

Вечеромъ въ январъ нынъшняго года, сообщаеть "Сар. Дн.", околоточный надзиратель Саратова Плаксинъ—пьяный, едва державшійся на ногахъ,—провърялъ посты.

Что это была за повърка, "Сарат. Дн." умалчиваетъ. Городовой, увидъвъ шатающееся начальство, дерзнулъ "взять его за руку и повести домой".

По дорогѣ, тѣмъ не менѣе, Плаксинъ, чтобы не пропадалъ его обходъ, арестовалъ проходившаго крестьянина Аксенова, котораго приказалъ вести въ часть, куда самъ отправился на извозчикъ.

Двое полицейскиха подвели Аксенова.

— A, это ты!..

Языкъ околоточнаго заплетался. Онъ выхватилъ шашку и сталъ наносить арестованному крестьянину удары по головъ.

Аксеновъ бросился бъжать отъ пьянаго надзирателя, но послъдній устроилъ на него настоящую травлю. Онъ отрядилъ взводъ городовыхъ, самъ сълъ на извозчика, и за израненнымъ, окровавленнымъ мужикомъ погнались.

На углу одной улицы бъглеца догнали, и здъсь пьяный Плаксинъ учинилъ надънимъ новую расправу—опять сталъ драться шашкой, нанесъ два удара по головъ. Но это было послъднее издъвательство—окололоточный усталъ и, чувствуя долгъ свой исполненнымъ, удалился.

По изслъдованію ранъ у Аксенова, оказалось, что онъ—тяжкія. Одна была отъ уха почти до рта, съ поврежденіемъ костей.

Плаксинъ судился—за "нанесеніе тяжкихъ ранъ при исполненіи служебныхъ обязанностей".

У подсудимаго быль защитникь, который очень просиль для своего кліента снисложденія, ув'вряя судь, что — "Плаксинъ еще только начиналь карьеру". Подсудимый, съприм'вненіемъ манифеста, приговоренъ къ аресту на 20 дней.

Денево онъ отдълался. Надо бы думать,

что хоть на службу его по крайнъй мъръ вторично не возъмуть.

— Весьма частая у насъ эксплуатація благочестія продолжаєть и нын'я благоденствуєть. Несмотря на всі разъясненія и предупрежденія св. сянода, Авонскіе монахи продолжають эксплуатировать религіознос чувство русскаго народа въ пользу своихъ кармановъ. Сборщики "на Авонъ" не стісняются вступать и въ полемику съ св. синодомъ, судя по слідующему разсказу "Орловск. Вістн.".

Хозяйственнымъ управленіемъ св. синода было объявлено, что желающіе жертвовать на авонскіе монастыри могутъ пересылать деньги только черезъ мёстную консисторію, при чемъ были приведены имена нёкоторыхъ неблагонадежныхъ авонскихъ монаховъ, занимающихся сборомъ пожертвованій. Посл'єднее, повидимому, сильно подорвало эксплуатацію населенія, всл'ёдствіе чего къ письмамъ въ настоящее время начали прикладываться "квитанціи". Такъ, напр., крестьянннъ дер. Баздревой, Карачевскаго у'єзда И. Т. посылалъ на Авонъ деньги и получилъ "благодарственное письмо" и "квитанцію".

На бланкъ съ церковными печатими и изображеніемъ иконы напечатано удостовъреніе въ полученіи денегъ (отъ такого то и столько-то), затъмъ слъдуютъ благія пожеланія, далъе значится, что имена "родственниковъ вашихъ" записаны въ "синодикъ" и поминаются на литургін; ниже слъдуетъ подпись настоятеля обители ісромонаха Моисея съ братією.

Затыть следуеть безграмотное "разъяснене":

"Считаемъ нужнымъ сообщить вашему боголюбію, что при подачѣ на почту денежныхъ пакетовъ нѣкоторые почтовые чиновники, по недоразумѣнію, а быть можеть и по недоброжелательству, отказывають въ пріемѣ корреспонденціи по рекомендуемому нами адресу, при чемъ бываютъ случаи самоуправства: передѣлываютъ нашъ печатный адресъ и засылаютъ таковую въ хозяйственное управленіе синода". Чиновникамъ нельзя вѣрить—говоритъ далѣе Афонское письмо.

"Газетнымъ свъдъніямъ объ аоонскихъ келіотахъ также не слъдуетъ върить и соблазняться; враги монашества всегда таковое порицаютъ и наносятъ нелъпыя нареканія, въ нынъшнее время это далеко не ръдкость."

Таковы новъйшіе пріемы полемики авонскихъ монаховъ, и они оказываются далеко не осзуспъпными въ темной крестьянской массъ.

— Наша печать, какъ извъстно, не дождалась пока судебной оцънки своихъ проступковъ. "Процессами о печати" у насъ продолжають по настоящее время называться исключительно тъ случаи, когда "корреспондента бьютъ" во-первыхъ, и тъ случаи, когда "съ наличнымъ" поймаютъ литературнаго вора, во-вторыхъ.

Вотъ и всѣ наши "литературные" процессы.

"литературнаго" вопроса Образчикомъ является намъ только что разобранная въ засъданіи уголовнаго кассаціоннаго департамента Правит. Сената, подъ предсъдательствомъ. сенатора Таганцева жалоба. Слушалась кассаціонная жалоба Николая Аскарханова. Приговоромъ с.-петербургскаго окружнаго суда Аскархановъ признанъ виновнымъ въ томъ, что въ 1898 г. въ гор. С.-Петербургъ, въ изданномъ имъ печатномъ переводъ съ нъмецкаго языка сочиненія Карда Маркса "Капиталъ" въ двухъ томахъ въ количествъ 3,300 экземпляровъ каждаго тома, Аскархановъ помъстилъ "заимствованія" т. е. цъликомъ переводъ той же книги "Капиталъ" Маркса въ двухъ томахъ, изданный и сколько ранъе въ томъ же 1898 г. Николаемъ Даніельсономъ. Зa это дъяніе Аскархановъ былъ присужденъ къ денежному въ доходъ казны взысканію въ размітрі 2,000 р., а въ случат несостоятельности къ тюремному заключенію на шесть м'ісяцевъ. удовлетвореніе же гражданскаго иска, предъявленнаго Даніельсономъ, къ взысканію въ пользу истца 15,531 р. 94 к.

Недовольный такимъ исходомъ д'бла Аскархановъ подалъ апелляціонную жалобу, которая и слушалась въ судебной палатъ.

Вызванный въ качествъ эксперта извъстный переводчикъ ст. сов. Антоновичъ категорически высказался за то, что трудъ Аскарханова есть сплошная перепечатка перевода Н. Даніельсона. Перепечатка рабская до комизма: опечатки, вкравшіяся по недосмотру корректора въ изданіе Даніельсона, всецъло перенесены въ изданіе Аскарханова. "Оригинальность" этого произведенія ограничивается тъмъ, что нъкоторыя распространенныя предложенія сокращены,

перемъщены, а придаточныя да кое-гать виъсто Даніельсоновскихъ "потому что" поставлены Аскархановскія "такъ что", или написанныя Даніельсономъ "ибо" и "исходные пункты" замънены Аскархановымъ "точками отправленія" и т. под. Вызванные наборщики удостовърили, что изданіе Аскарханова набиралось по печатнымъ листамъизданія Даніельсона, съ небольшими помарками и переставками. Однако, несмотря на подавляющія улики, судебная палата, исходя изъ буквальнаго толкованія 16 ст. прим. 2 приложенія къ ст. 420 по которой самовольнымъ изданіемъ считается только такой цереводъ, когда въ немъ двъ третн свяду выписано слово вз слово изъ прежнихъ переводовъ, на которые вдобавокъ кто-либо еще имъетъ право исключительной собственности, приговоръ окружнаго суда отмънила, оправдавъ Аскарханова.

Резолюціей Правительствующаго Сената опредѣлено: приговоръ судебной палаты отмѣнить и передать дѣло на новое разсмотрѣніе.

Такимъ образомъ Правительствующій Сенать усмотрівль, наконець, "составъ наказуемаго діянія" въ "манеръ" красть ціликомъ содержаніе двухъ огромныхъ томовъ.

Да послужить это признание грознымъ предостережениемъ для многихъ и многихъ доселъ благоденствующихъ "Аскархановыхъ".

= Второй типъ "литературныхъдълъ", построенный на формулъ "корреспондента бьютъ" проявляется у насъ съ прежнимъ обиліемъ.

Изъ множества примъровъ, доставляемыхътекущимъ днемъ, остановимся только на одномъ.

У самаркандскаго мирового судьи разбиралось дёло Е. В. Голицинскаго, дёлопронаводителя 6-го туркест. стрёлк. батальона, по обвиненію въ оскорбленіи редакціи "Самарканда" и угрозахъ. Мировой судья призналъ отводъ, предъявленный г. Голицинскимъ, неуважительнымъ, такъ какъ гражданскіе чины военнаго вёдомства неподсудны общимъ судамъ лишь въ преступленіяхъ по службѣ.

Сущность обвиненія сводилась къ сліздующему:

Редакціей получено было стихотвореніе за полной подписью "Е. В. Голицинскій", которое въ силу своихъ литературныхъ недостатковъ не было напечатано.

Спустя некоторое время темъ же почеркомъ и теми же чернплами въ редакцію поступило анонимное письмо, въ которомъ содержался рядъ оскорбительныхъ выраженій по адресу редакцін, заканчивающихся недвусмысленной угрозой. "Мы, русскіе,--писаль анонимный авторь, -умфемь вызывать тъни Споргунера, но умъемъ и проиять ихъ сначала нагайками, а потомъ и чёмъ-нибудь и посильнее". Анонимный авторъ сттовалъ, главнымъ образомъ, на подборъ перепечатокъ изъ русскихъ и иностранныхъ газетъ, которыя, по слованъ анонимнаго автора, "разстраивали ему нервы, какъ русскому человъку и воину, и которыя, по его миънію, "подбирались въ угоду армяно-жидовскимъ симпатіямъ продажными русскими люльми".

Нъкоторыя обстоятельства, а также сличение почерковъ анонимнаго письма со стихотворениемъ за подписью Е. В. Голицинскаго убъдили редакцию, что Е. В. Голицинский и есть авторъ анонимнаго послания.

И дъйствите ьно, вызванная судомъ экспертиза установила, что почерки тождественны.

Къ началу судоговоренія въ камеру мир. судьи явился г. Голицинскій, но, узнавъ, что судья діло призналъ себъ подсуднымъ, — тотчасъ же удалился со словами: "Пусть ихъ разбираютъ. Мий все равно".

Мировой судья, признавъ Е. В. Голицинскаго виновнымъ въ оскорбленіи и угрозъ, приговорилъ его въ общей сложности къ 10-ти двямъ ареста при гауптвахтъ.

 Еще болже — даже въ одномъ только юридическомъ отношеніп — характерное явленіе представляетъ собою самодурская расправа въ родъ слъдующей.

Корреспонденція въ "Никольско-Уссурійскомъ Листкъ" по поводу аваріи съ пароходомъ "Уссури" вызвала на сцену, кажется, еще небывалый способъ мщенія подозръвасмымъ, якобы, корреспондентамъ, а именно: изувъчены багромъ двъ лошади начальника почтовой контеры и разломана ограда квартиры мъстваго священника. "Его высокоблагородіе приказалъ—пусть не пишутъ въ газетахъ", — сказалъ пойманный на мъстъ преступленія посланный.

Кром'я д'яль этого рода—другихъ "литературныхъ д'ялъ" не знаетъ пока, повторяемъ, наша судебная хроника.

— Въ настоящее время ярко проявляется, къ счастью, руководящее стремленіе — въ ущербъ увеличенію правъ "административнаго усмотрънія" — расширить сферу компетенціи суда.

Въ область судебнаго разсмотрѣнія внесены нынѣ даже политическія дѣла.

Неотложной и необходимой является, дал'те, и тра подчиненія суду и печати нашей, изстр'ядавшейся въ своемъ обособленномъ положеніи.

Пусть свершится эта мъра — и будеть меньше у насъ той дикости и глубокаго невъжества, образцы которыхъ такъ ярко выступають въ приведенныхъ выше процессахъ.

Печать ждетъ подчиненія только суду, "правому, скорому и милостивому" суду, совершаемому при участіи общественныхъ силъ присяжныхъ...

Несравненно уменьшится тогда зло и насилія...

Несравненно увеличится значеніе печати и приносимая ею польза.

"Правда и милость да царствують въ судахъ" говорить законъ.

"Правда и милость" эти должны получить самое полное, самое широкое распространение безъ какихъ бы то ни было уръзокъ и исключеній!..

"Правда и милость да царствуютъ въ судахъ!..

И. В.

### **У.** За рубежомъ.

Далеко, сквозь туманную мглу свътять "огоньки"... А вокругъ буря рветь и воетъ, злая пурга грозить замести снъгомъ, все унести вмъсть съ порывомъ вътра... Наблюдателю жизни культурнаго, какъ и некуль-

турнаго человъчества, приходится отмъчать въ своихъ обозръніяхъ главные мотивы, основные моменты жизни, такъ какъ деталей онъ уловить не можетъ, не можетъ точно вырисовывать картину момента. Нъсколькими крупными іптрихами онъ долженъ дать контуры момента, и на этомъ его роль должна кончиться.

Итакъ, что должно прежде всего отмътить, какъ основной моментъ текущей жизни?

Ненависть, жадность, глухую и глупую вражду народовъ между собою въ то время, какъ вдали ярко свътять "огоньки" международной солидарности. Злоба, насиліе, мрачныя, темныя силы зависти, любостяжанія яростно ревуть кругомъ и грозять похоронить подъ снъгомъ далекіе, теплые и яркіе "огоньки" будущаго человъчества.

Извъстный экономисть, глава оппортунистской партіи, яркій выразитель тенденцій высшей французской буржуазій, Мелинъ помъщаеть въ "Républipue Française" цълую статью, въ которой чуть не бьетъ тревогу, призывая Европу къ самозащить противъ... Америки. Америка захватываеть всв рынки, Америка строить козни противъ Европы и старается сохранить дружескія отношенія съ Японіей, чтобы черезъ нее овладіть такимъ лакомымъ кускомъ, какъ Китай и единолично продавать товары полумилліардному Китайскому населенію. Америка хотъла открыть себь въ Европь рынокъ для своей колоссальной индустріи, но Европа оказалась слишкомъ хорошо защищенной, и вотъ Америка готовится захватить въ свои руки всю торговлю Азіи. И торгатески волнуется Мелинъ, увъряя, что "желтая опасность" менъе страшна, чъмъ американская. Кончаетъ онъ почти "наускиваніемъ" Англіи на Америку, доказывая, что отъ этого захвата пострадаетъ прежде всего Англія, такъ какъ Японія предастся Америкъ и измънитъ Англіи.

И въ отношеніяхъ всёхъ народовъ другъ къ другу царствуеть та же зависть, злоба, человъконенавистичество...

Но это наблюдается не только въ международныхъ отношеніяхъ. Люди, живущіе въ одной странѣ, національности, представляющія собою все-же единое государство, — хотябы только потому и не разваливающееся, что его поддерживаютъ своими боками сосъди, — національности Австріи, — всегда грызущіяся между собою, дошли въ минувшемъ мѣсяцѣ до рѣзни.

"По случаю открытія въ Инсорукъ птальянскаго юридическаго факультета, въ полночь были произведены уличныя демонстра-

ціи. Дібло дошло до кровопролитных столкновеній. Итальянцы произвели болібе 200 револьверных выстрівловь: ранено 6 чел., одному пуля попала въ сердце".

"Ночью между нъщами и итальянцами произошли кровавыя столкновенія, при чемъ итальянцами въ гостиницу "Weisses Kreuz" было унесено нъсколько раненыхъ и одинъ убитый. Гостиница была осаждена нъсколькими тысячами нъщевъ, которые ее совершенно разрушили".

Но этимъ дъло не ограничилось. Оно имъло продолженіе въ казармахъ единой армін австрійской въ Загребъ:

"Въ Инсорукъ, въ казармахъ, произошли кровавыя столкновенія между стрълками нъмецкой и итальянской національностя послъ сознанія одного солдата итальянца, что при подавленіи безпорядковъ онъ закололъ шты-комъ нъмецкаго художника.

На улицахъ Инсорука водворилось спокойствіе, но начался бойкотъ итальянцевъ: имъ не продають събстныхъ припасовъ, не принимаютъ ихъ въ дома и въ гости".

Въ Загребъ тоже произошло кровавое подавление демонстрации, устроенной 400 студентами на площади съ цълью выражения сочувствия итальянцамъ. Полицейский отрядъ пытался разогнать собравшихся холоднымъ оружиемъ; потомъ перешли къ стръльбъ, причемъ З человъка ранены тяжело, 16 арестовано.

И это еще не все. Злоба, ненависть, самое крайнее насиліе въ международныхъ отношеніяхъ всегда были удаломъ человачества, и убійство, грабежъ, презрівніе къ самому крайнему минимуму моральныхъ требованій, которое въ отдільной личности карается полной отверженностью отъ общества, - все это превращается въ "доблесть", если это сдълано въ отношеніи "врага". Это старо. Глубоко, въ крови человъчества лежить это, и та глупость людская, которая заставляеть студентовь въ Инсорукъ и Загребъ убивать другь друга, долго еще будеть кровавымъ призракомъ для человъчества, Минотавромъ, который будеть пожирать его дітей, ибо правъ быль американецъ, который сказалъ своему сыну: "Если хочешь знать, какъ легко управлять людьми, пользуясь ихъ глупостью и низменными инстинктами, — то поъзжай въ Европу". — Но онъ былъ-бы не менъе правъ, конечно, если-бы посовътовалъ приглядъться къ тому, что дълается въ самой Америкъ.

"Братство" народовъ—далекіе "огоньки", свътящіе человъчеству; тъмъ-болье далекіе, что борьба партій — естественное и желательное явленіе во всякомъ здоровомъ государствъ, эта борьба партій, представляющая собою, въ сущности, совмъстное исканіе истины, перерождается въ низкое интригантство, предательство и насиліе въ самыхъ грубыхъ формахъ. — Сплошь и рядомъ мы видимъ въ Европъ, что въ борьбъ партій нъкоторыми не считаются обязательными правила простой, элементарной порядочности.

Отшумъвшее и отошедшее въ исторію дело Дрейфуса достаточно ярко иллюстрируеть это. Вся грязь и всв интриги, выплывшія при этомъ "дълъ", такъ же, какъ и при краткомъ, "славномъ" шествій "цезаря"-Буланже, доказывають, что партін "порядка" во Франціи, мечтающіе о "цезаръ" для народа для укрощенія "демократической гидры" н о језунтъ въ роди народнаго учителя для обученія народа правиламъ нравственности и для просвъщенія его мысли, -- эти партін ни передъ чемъ не останавливаются, начиная съ доносовъ и подложныхъ "dossier". и кончая кровавымъ натравливаніемъ одной части населенія на другую, писценированіемъ кровавыхъ расправъ.

Темныя силы Францін продолжають ковать козни противъ республиканскаго министерства Комба, съ такою честью продолжающаго дъло укръпленія республики и борьбы съ ея врагами, начатое министерствомъ Вальдека Руссо.

Клерикалы, воспитывающіе юношество Францін и армія, въ которую допущены, въ роли офицеровъ и начальниковъ, враги республики—вотъ кровоточащая язва французской республики. Вальдекъ Руссо, а теперь Комбъ взялись за очистку авгіевыхъ конюшенъ. Поистинъ—трудъ Геркулеса.

Надняхъ еще былъ раскрытъ цёлый заговоръ, который былъ направленъ противъ военнаго министра генерала Андрэ, ненавистнаго этой черной статъ только тъмъ, что онъ искренній республиканецъ, и что простая мысль, что солдаты существуютъ для защиты свободнаго отечества, а не страна существуетъ для деспотизма милитаристовъ для него не пустой звукъ, а дёло, за которое онъ рѣшилъ храбро и доблестно сражаться. И палата принуждена посвящать цѣлыя засѣданія "запросамъ оппозиціи" и объясненіямъ министерства.

Въ засъданіи палаты депутатовъ 15 октября полковникъ Руссэ упрекаетъ министра въ томъ, что онъ допустилъ вліяніе политическихъ партій въ военныхъ училищахъ. Этотъ упрекъ особенно интересенъ въ устахъ людей, которые превратили при посредстив аббатовъ - ісзунтовъ начальныя школы въ арену политической борьбы.

"Засъданіе открылось въ присутствіи многочисленной публики, относившейся съ единодушнымъ интересомъ къ предстоявшимъ преніямъ. Интересъ усиленъ тъмъ обстоятельствомъ, что "Figaro" помъстилъ, въ видахъ усугубленія значенія предполагавшагося запроса относительно доносовъ противъ арміи, рядъ документовъ, подтверждающихъ заявленія, что, подъ предлогомъ защиты республиканскаго режима, создана въ арміи, въ видахъ содъйствія или противодъйствія движенію по службъ офицеровъ, тайная организація для наблюденій и собиранія справокъ. Отвътъ военнаго министра на запросъ полковника Руссэ быль прочитань имъ самимъ и такимъ образомъ пріобрель харакзаявленія, заранъе ръшеннаго въ совъть иннистровъ. На обычное министерское большинство форма заявленія генерала Андре произвела впечатл'вніе признака явной солидарности членовъ правительства. Указавъ на преувеличенность большинства заявленныхъ фактовъ, военный министръ резюмироваль свой отвёть въ следующей подитической формуль: "Я буду настанвать, чтобы армія повиновалась законамъ и республикъ".

Это значить поставить точку надъ і, такъ какъ діло именно въ томъ, что армія не хочеть знать другихъ законовъ, кромів своихъ и республику только терпить до поры, до времени. Палата объединилась вокругь министерства. Противоположные элементы выступили на защиту его. Жоресъ произнесъ блестящую річь, обращенную ко всімъ республиканцамъ, и палата единогласно простымъ подиятіемъ рукъ приняла формулу перехода къ очереднымъ діламъ.

А въ другомъ засъданіи палата точно и ясно формулировала: "Полагая, что обязанность республиканскаго правительства заключается въ томъ, чтобы ограждать своихъ

вървыхъ слугъ противъ всякихъ кастовыхъ привиллегій и противъ всякихъ махинацій со стороны реакціи и притомъ обычными средствами, — палата разсчитываетъ на правительство въ интересахъ обезпеченія офицерамъ повышенія по служот на основаніи ихъ профессіональныхъ заслугъ и республиканской лойальности".

Такъ вотпровали народные представители республиканской Франціи, рѣшивъ по наивности своей, что не гоже лишать въ республиканской Франціи офицера повышенія только потому, что онъ республиканецъ, какъ это проектировалось въ армін до министерства Андрэ.

Грандіозную борьбу предприняло министерство Комба.

Борьбу съ клерикалами, которые такъ сильны во Франціи, начало опять-таки министерство Вальдека-Руссо въ видъ борьбы съ конгрегаціями, и только изъ ихъ дерзкаго и вызывающаго образа дъйствій, прямого неповиновенія республиканскому правительству, Франція узнала, какая страшная язва разъъдаеть ея государственное тело и, несмотря на мелкую борьбу своихъ политическихъ партій, сум'вла вручить достаточную силу министерствамъ Руссо, а затъмъ Комба и придать имъ необходимую устойчивость для борьбы на смерть съ этимъ чудовищемъ, тысячельтие заслоняющимь оть человычества солице знанія и св'єть правды — съ клерикализмомъ.

Наконецъ, церковный вопросъ во Франціи логически принужденъ былъ дойти до своего послѣдняго слова, — до отдѣленія церкви отъ государства. Эта идея проложила себѣ шпрокій путь въ сознаніи народномъ. Это видно хотя-бы изъ того, что такой тонкій и осторожный политикъ, какъ Дешанель, высказался въ пользу отдѣленія — съ условіемъ, чтобы оно обезпечило, при верховномъ правѣ государства, свободу всѣмъ исповѣданіямъ.

Уже послѣ рѣчи Дешанеля почти выяснилось отношеніе палаты, но совсѣмъ ясно опредѣлилось оно послѣ рѣчи Комба. Комбъ изложилъ историческій ходъ вещей, приведшій къ разрыву съ Ватиканомъ. Онъ сказалъ, что расколъ между гражданскимъ обществомъ и католическимъ духовенствомъ ясно выразился послѣ провозглашенія непогрѣшимости Папы. Онъ сказалъ, что ника-

кой конкордать, никакое соглашение невозможно между "непогръщнымъ" папой и современнымъ, свободнымъ государствомъ, такъ какъ папство смотритъ на согласие подчиниться конкордагу, какъ на актъ милости съ своей стороны. "Съ такою властью не ведутъ переговоровъ".

Комбъ думаетъ, что всякіе переговоры съ папской куріей поведуть только къ тому, что соглашающіеся на переговоры будутъ обмануты и сделаются сообщниками папскаго престола. Думать иначе — значить не знать историческаго образа действія папской куріи. Комбъ твердо и рішительно заявиль, что онъ — сторонникъ свободы церкви, поскольку она совытстима со свободой вообще. Въ Каноссу Комбъ надъется не пойти, такъ какъ "для него это такое путешествіе, ото ин атокковкой не позволяють ни его возрасть, ни его убъжденія". Дальше онъ заявиль, что "отделеніе церкви отъгосударства стало неизбъжнымъ. Папа пожелалъ отдъленія и хочеть подчинить своей вол'є государство". Палата выразила довъріе правительству большинствомъ 325 голосовъ противъ 237, и Франція этимъ сділала серьезный и важный шагь по пути укръпленія своихъ демократическихъ учрежденій и свободных началь, положенных въ основание ея общественнаго строя.

#### II.

Въ прошломъ обозрѣній мы коснулись мелькомъ имперіализма и его мірового значенія. Намъ кажется, что нельзя достаточно сильно оттѣнить все вліяніе происходящаго на нашихъ глазахъ историческаго явленін на будущія судьбы человѣчества.

Чемберлэды, Сесили Родсы—это "великіе люди" историческаго момента. Они прокладывають пути для человічества на много стольтій впередь, заваривають кащу, которую человічество будеть расхлебывать много и много сотень літь.

Интересно отмътить здъсь, что англо-саксонскій имперіализмъ былъ впервые ясно формулированъ лордомъ Биконсфильдомъ, демократомъ и вольтерьянцемъ по духу своему и правовърнымъ тори по наклонностямъ и политическимъ требованіямъ— талантливымъ Д'Изразли.

Холодный и честолюбивый мечтатель,—

этотъ демократъ, глубоко презирая напыщенное англійское лордство, влилъ сильную струю имперіализма въ разрушающуюся партію торп, оживилъ ее новыми стремленіями, связалъ ее съ интересами высшей буржувзіи, освъжилъ ее поэзіей силы. Это былъ почти геніальный ходъ честолюбца-политика. Любопытно также, что и Чемберлэнъ началъ свою политическую карьеру, какъ демократъ.

Но не будемъ останавливаться на исторіи имперіализма. Перейдемъ къ текущему дию.

Чемберлэнъ, какъ извъстно, давно ушелъ, но чемберланизмъ живъ и живъ, несомивнио, не только потому, что живъ самъ Чемберлэнъ. Иден имперіализма провикли въмассу, которую одурманили гашишемъ легенды о "единой, великой Британской имперіи". Массу — этого большого барана, который остается пока бараномъ даже въ культурной, свободной Англіи, -загипнотизировали этой сказкой о Великой Британской Имперіп, ув'тривъ его, что она ему необходима. И онъ наивно върить, - проливаетъ во имя этого кровь въ Южной Африкъ, въ различныхъ мъстахъ Азін и платить, конечно, по всьмъ счетамъ.

Это старая исторія. Этому барану всегда предъявляють безбожные счеты, и онъ съ истинно-бараньей добросовъстностью платить по нимъ.

Надо отдать, впрочемъ, справедливость англійскому барану. Съ нимъ приходится торговаться, — долго и утомительно убъждать его, что затраты были необходимы, что счеть правиленъ и надо платить по немъ.

О, онъ заплатитъ по счету имперіализма изъ конторы "Чемберлэнъ, Родсъ и Ко", но приходится долго и настойчиво увърять его, что протекціонистскіе тарифы предполагаются для его-же, дурня, пользы, что налогъ на хлъбъ, на пиво, на сахаръ и на другіе предметы первой необходимости не убавять количества этихъ продуктовъ въ домъ его, а — наоборотъ — увеличатъ, такъ какъ "заработная плата повысится", какъ увъряютъ политико-экономы чемберлэнисты.

Онъ не въритъ пока и такъ ясно показываеть свое недовъріе, что состоящій при немъ въ данное время главный пастухъ министръ Бальфуръ—не ръшается явно и открыто выразить свое согласіе съ Чемберлэномъ. Онъ неръшительно колеблется, и въ Англіи все настойчивъе наростаеть убъжденіе, что дни торійскаго министерства сочтены.

Это подтверждается еще тъмъ, что извъстный политическій дъятель, лордъ Розберри. — вождь партіи виговь, "министръ оппозиціи Его Величества" — началъ принимать болъе дъятельное участіе въ политической жизни, а корректный лордъ Розберри даромъ тратиться не будеть.

Есть еще одинъ показатель. Это — ирландскій вопросъ.

Въ пылу шовинизма и расцвъта имперіалистскихъ тенденцій, — во время англо-бурской войны дъла партіи тори стояли очень кръпко", и она презрительно относилась къ прландцамъ, третировала ихъ еп canaille и слышать не хотъла ни о какихъ измышленіяхъ "умалителей Англін" — Гладстоновъ, — ни о какихъ home rule яхъ.

Времена изм'янились. Голоса 80-ти ирландскихъ депутатовъ, какъ видно, очень нелишни торійскому министерству, если оно вносить законопроекть—не гомруля, правда,—но кой-чего приближающагося къ нему. Проекть этотъ, который называютъ Devolution", т. е. "передача", состоитъ въ планъ передать расходованіе 150 милліоновъ нрландскаго бюджета въ въденіе особаго собранія, состоящаго изъ 12-ти выборныхъ членовъ.

Кром'в того, д'вла прландскія подлежать смішанному собранію изъ прландскихъ пэровъ и народныхъ представителей.

Въ сравнени съ гомрулемъ Гладстона этотъ проектъ жалокъ. Но важно и интересно то, что возрождается все же идея о гомрулъ и, главное, что она идетъ изъ торійскаго лагеря.

Это, какъ извъстно, особенность англійскаго консерватизма, выгодно отличающая его отъ доморощенныхъ "тори" европейскаго континента. Англійскій консерватизмъ есть истинный государственный консерватизмъ, придающій устойчивость государственному кораблю сохраненіемъ и обереганіемъ его традицій,—но только до тъхъ поръ, пока сама жизнь настойчиво не заявила своихъ требованій перемънъ. Иначе говоря,—англійскій консерватизмъ признаетъ тотъ неоспоримый фактъ, что жизнь не стоить, но считаетъ возможнымъ вносить измъненія въ устои жизни только тогда, когда требованія

жизни уже выкристаллизовались и приняли опредѣленную повелительную форму. И англійскій консерваторъ пугаетъ иногда европейскаго "либерала" своимъ демократизмомъ.

Въ общемъ, надо сказать, что въ Англіи существують прочныя традиціи государственнаго строя, на которыхъ не отражается перемъна министерствъ.

Дальнъйшее движеніе въ Азіи есть уже давно установившійся принципъ англійской политики, и на нашихъ глазахъ произошло почти присоединеніе таинственной страны Далай-Ламы — Тибета, виъстъ съ его священнымъ городомъ, недоступнымъ для иностранцевъ — Лхассой.

Да, моральное чувство глубоко возмущаеть эта политика захватовъ, но возмутительно слышать и лицемърныя ръчи јудушки, которыя раздаются часто по адресу Англін: она-де конарная грабительница, жаждущая все захватить въ свои руки— и пр.— "Не лучше-ли, чъмъ кумушекъ считать"...

Всь государства руководятся въ политикъ узко-эгоистическими инстинктами любостяжанія и пріобратательства. Бола того. возводится въ принципъ и считается, понятія справедливости и гуманности въ отношеніяхъ народовъ не могуть пока иміть мъста. Стоя на такой точкъ зрънія, должно сказать, что Англія отличается отъ другихъ государствъ только тъмъ, что ея политика прочите, последовательные и настойчивые, что ея государственные люди умиве, дальновидиће и талантливће, что ея колоніальные захваты проводятся болье тонко, и болье умьто и прочно водворяется тамъ власть и вліяніе метрополіи. Да, многія страницы изъ исторін подавленія возстаній въ Индін ложатся несмываемымъ пятномъ позора на нее; но, наряду съ этимъ, Англія въ своемъ колонизаціонномъ шествін, доказала всю колонизаторскую мощь своей англо-саксонской расы, всю живучесть свободолюбивыхъ традицій своей стравы. При первой возможности Англія даетъ автономію завоеванной странъ, укръпляя свою власть и вліяніе не полицейскимъ насиліемъ, а строгой законностью и лойальнымъ сохранениемъ свободы присоединенной территоріи. Европа несомижино имжетъ чему поучиться у Англіи.

Походъ въ Тибетъ съ моральной точки арънія не блещетъ красотой, но вся современная политика, вдохновляемая интересами буржуазін, не уступаеть ему въ моральной красоть. Бравый полковникъ Юнгхесбандъ, сражающійся оружіемъ послідняго образца противъ нанвныхъ тибетцевъ, вышедшихъ съпалками защищать отъ "рыжаго варвара" свою святыню—это любопытная строчка изъогромнаго тома исторіи захвата, населія, коварства, учиняемаго білой расой по всему лицу земного шара во имя "цивилизацін" н... всесильнаго "купона".

Но это старе. Осуществлено-же это было беззаствичиво довко, умно и предусмотрительно доведено до конца.

Въ Лхассъ 7-го сентября быль торжественно подписанъ авгло-тибетскій договоръ, въ которомъ Англія на протяженіи десяти параграфовъ старается замаскировать простой и ясный фактъ учрежденія ею своего протектората надъ Тибетомъ, и извъстная часть евронейской прессы глубоко "возмущена" англійской "коварной политикой" захвата, думая въ сердцъ своемъ: "ахъ, еслн-бы и намъ перепалъ такой лакомый кусочекъ"!

Но не все-же одић розы, -- есть и терніи на этомъ пути. Волнуются, напримъръ, кафры въ Южной Африкъ, и ихъ надо успокаиватъ. Оружіе по последнему слову науки уметь действовать успоконтельно, но... это стоитъ денегъ, это хлопотно и, вообще, непріятно. Отчего-же волнуются эти смирные черные баряны? Они недовольны темъ, что владільцы коней, въ ціляхъ пониженія заработной платы, выписывають изъ Китая для работы въ копяхъ смиренныхъ, съ крайнимъ минимумомъ потребностей, желиых барановъ. Любопытно, что они недовольны владъльцами копей. Было-бы естественно со стороны барановъ накинуться на желтыхъ братьевъ своихъ и выразывать ихъ, какъ это сделали несколько леть тому назадъ американскіе рабочіе съ китайскими въ Санъ-Франциско.

III.

Въ тининъ творится исторія...

Въ произомъ мѣсянѣ порывъ вѣтра разорвалъ на мгновеніе снѣжный покровъ, и человѣчество отчетливо увидѣло "огоньки"... Мы говоримъ о Гулльскомъ инпидентѣ, который охватилъ ужасомъ все человѣчество и—притихисе—оно ждало втеченіе трехъдней страшной грозы.

Англичане говорять объ "излишней нервности русскихъ моряковъ", —русскіе указывають на недостаточную нейтральность гулльскихъ рыбаковъ, допустившихъ японскія миноноски укрыться за ихъ флотиліей. Върезультать нъсколько убитыхъ и раненыхъ рыбаковъ и—страшная угроза европейскому миру.

Англійскій флотъ быль готовъ къ выступленію, и цілое море крови должно было залить Европу.

Духъ Европы, какой она будеть въ отдаленномъ будущемъ, все-же побъдилъ и все дъло передано на разслъдование третейскому суду. Россія приняла условія особаго соглашенія, предложенныя Англіей по иниціативъ Францін. Условія эти след.: 1) Комиссія состоить изъ пяти членовъ: одного виглійскаго, одного русскаго, одного американскаго и одного французскаго офицера. Эти четверо членовъ выбирають пятаго. 2) Комиссія произведеть следствіе обо всехь обстоятельствахъ происшествія и установить отвътственность. 3) Комиссія имъеть право на решеніе всехъ процессуальныхъ вопросовъ. 4) Объ стороны обязуются доставить комиссіи вст необходимыя свтатнія, облегчить ея работу и т. д. 5) Комиссія соберется въ Париж в по возможности немедленно послъ подписанія настоящаго соглашенія. 6) Докладъ комиссін будеть оффиціально сообщенъ обоимъ правительствамъ.

Что выяснить комиссія и къ какому різшенію придеть—это діло будущаго. Намъже важно только установить, что двіз колоніальныя державы, имізя прекрасный поводъ для "доблестнаго" різшенія спора "на поліз брани", — предпочли вмізсто этого предложить споръ на разсмотрізніе пяти джентльменовъ, разсчитывая безъ кровопролитія выяснить истину.

Историкъ отдаленной будущей эпохи съ удивленіемъ будеть спрашивать себя: "не-ужели, дъйствительно, могла быть война"? Но Европа знала, что война могла быть, и поэтому-то - она съ такимъ облегченіемъ вздохнула, когда пронеслась гроза.

Упомянемъ еще въ нъсколькихъ словахъ объ "огонькахъ" мнра и солидарности человъческой. Президентъ Рузвельтъ посылаетъ циркуляръ о новой мпрной конференціи въ Гаагъ. За недостаткомъ мъста мы не приводимъ текста циркуляра,—скажемъ только,

что Америка ставить очень скромныя требованія, выдвигая на первый планъ "разработку и кодификацію всеобщихъ идей права и справедливости, называемыхъ международнымъ правомъ и долженствующихъ получить примъненіе въ будущемъ".

Отмътимъ кратко еще нъсколько "огоньковъ": 1) Ведутся переговоры о заключенія 
соглашенія между Англіей и Соедин. Штатами, о представленін всъхъ имъющихъ 
возникнуть недоразумъній и споровъ третейскому суду. 2) Состоялось соглашеніе между 
Англіей и Франціей огносительно Египта, 
Марокко, Сіама, Нью-Фаундленда и западной 
Афрьки. 3) Между Франціей и Соединенными Штатами подписанъ арбитражный договоръ, подобный тому, который былъ заключенъ съ Англіей. 4) Такое-же соглашеніе 
заключено между Россією и Бельгією. 5) 
Германія отказалась въ этомъ году отъ 
празднованія годовщины Седана.

Если къ этому прибавить еще такой актъ международной въжливости, о которомъ мы читаемъ въ телегр. изъ Вашингтона: "Государственнымъ департаментомъ получена отъ американскаго посла въ Петербургъ телеграмма, въ которой говорится, что русское правительство вскоръ изъявитъ свою готовность признавать паспорты, выданные пріъзжающимъ въ Россію американскимъ евреямъ", —то всъ "международные огоньки" этимъ будутъ исчерпаны.

Но—въ тишинъ дълается исторія. — Кромъ торжественныхъ дипломатическихъ соглашеній, происходящихъ между народами, существують еще соглашенія, гдъ народы сходятся для мирнаго, глубоко плодотворнаго труда: всевозможные конгрессы, которые все болье и болье распространяются среди культурнаго человъчества.

Мы говорили уже о конгресст цечати, собравшемся въ Вънт. Осенью-же собирался международный конгрессъ крайнихъ демократовъ въ Амстердамтъ. Весь культурный міръ прислушивался къ работамъ его. О дебатахъ печатались отчеты во всъхъ газетахъ міра. Конгрессъ долженъ былъ ръшительно высказаться относительно "ревизіонизма" нъмецкихъ демократовъ-Вернштейна и др. и такой-же тактики французскихъ демократовъ, представителями которыхъ являются Жоресъ, Мильеранъ и др. Вся партія ръшительно высказалась противъ совмъстной политической

работы съ передовыми буржуваными элементами, строго настанвая на сохраненіи въ первоначальной ясности всёхъ зав'єтовъ учителей соціализма.

Почти въ то же время засъдалъ конгрессъ свободомыслящихъ въ Римѣ. Онъ собрался въ этой твердынѣ папства, — въ самомъ гиѣздѣ коршуна, державшаго полторы тысячи лѣтъ свободу и разумъ человѣчества въ своихъ когтяхъ. Открылся онъ 20 сентября—въ день уничтоженія свѣтской власти папъ—въ присутствіи 5000 делегатовъ, изъ которыхъ около тысячи было изъ одной Франпіи.

Католичество— міровая религія прошлаго, но свободомысліе— міровая религія будущаго, и адъсь были представители всъхъ странъ и народовъ.

Всемірно нав'ястный ученый Бертело, одинъ изъ основателей союза свободомыслящихъ, не могъ самъ прівкать и прислаль письмо, которое было прочитано передъ началомъ

застанія... "Мы собрались адтсь, чтобы подтвердить эволюцію современнаго духа и торжество новаго соціальнаго порядка, власть котораго основывается на полной независимости митий и на неоспоримыхъ доказательствахъ науки"...

Извъстный ученый, профессоръ Геккель внесъ предложение послать телеграмму министру Комбу, ведущему геркулесовскую борьбу съ темными силами во Франціи. Это предложеніе было восторженно принято конгрессомъ.

Интересно отмѣтнть, что большинство депутатовъ — изъ міра ученыхъ, писателей и пр. Люди знанія и науки — естественные враги всѣхъ темныхъ силъ, предразсудковъ и насилія. Наука и знаніе — вотъ истивноеи великое оружіе, которое дастъ побѣдучеловѣчеству, усмиритъ пургу и приблизитъдалекіе, далекіе "огоньки".

Л. М.





### Естествознаніе и міровоззрѣніе.

Макса Ферворна.

происходитъ естествознаніи броженіе. Вещи, которыя еще недавно вствить казались ясными и прозрачными, вдругъ замутились. Давно испытанные символы и представленія, съ которыми еще недавно всякій не задумываясь оперировалъ совершенно свободно, теперь затуманились и возбуждаютъ всеобщее недовъріе. Основныя понятія, какъ матерія, оказываются потрясенными, и твердая почва начинаетъ колебаться подъ шагами естествоиспытателя. Незыблемо, какъ скалы, стоятъ лишь въчныя проблемы, о которыя до сихъ поръ разбивались всв попытки и усилія естествознанія. Нъкоторые, отчаявшись въ успъхъ, бросаются въ объятія мистики, которая всегда была последнимъ убежищемъ измученному человъческому разуму, когда онъ не видълъ болъе уже никакого другого исхода. Болъе твердые духомъ видятъ только необходимость въ новыхъ символахъ и пытаются заложить новыя основы, на которыхъ можно было бы продолжать дальнъйшую постройку научнаго зданія.

Вотъ почему въ настоящее время занятіе самыми общими, можно сказать даже, послъдними вопросами бытія снова пріобрѣло для естествознанія особую прелесть. Еще нъсколько десятильтій тому назадъ естествоиспытатель, который отрывался отъ своего тъснаго рабочаго стола и останавливалъ взоръ на широкихъ всеобъемлющихъ проблемахъ, почти неизбъжно подвергался сплошь полупрезрительной критикъ со стороны спеціалистовъ. Теперь же можно отмътить, я хотълъ бы выразиться, перепроизводство естественнонаучныхъ изслъдованій, которыя не только касаются общихъ вопросовъ естествознанія, но даже проникаютъ далеко за предълы ихъ вглубь отвлеченнъйшихъ философскихъ проблемъ. Снова подымаются старыя попытки расширить и координировать естествознаніе въ цѣлое міровоззрівніе,

"Въ сердце и духъ человъка проникнуть И міръ необъятный познать".

При такомъ положеніи вещей прежде всего является необходимымъ прибъгнуть къ критикъ и из-

слъдовать, въ какой мъръ старые и новые символы и представленія естествознанія вообще достаточны для наброска всеобъемлющей картины міра.

Если я чувствую почему либо смѣлость ближе подойти къ этой задачѣ, такъ это просто благодаря преимуществу своего положенія, какъ физіолога, такъ какъ область живого издавна была исходнымъ пунктомъ при созданіи общаго понятія о мірѣ.

Съ давияго времени именно здъсь видъли важнъйшую часть проблемы, въ соединеніи двухъ родовъ явленій, между которыми еще въ воззръніяхъ доисторическаго человъка залегла непроходимая пропасть.

Почти всегда, только путемъ изслъдованія явленій жизни надъялись объединить въ стройной картинъ мірозданія рядъ вещественныхъ и духовныхъ явленій, которыя еще и теперь, при нашемъ обычномъ взглядъ на вещи, оказываются ръзко противоположными. Такимъ образомъ при изследованіи природы всегда, особенно отъ физіологіи, ожидалось, что она когда нибудь дастъ намъ ръшение великой міровой проблемы. Возможность же естественнонаучнаго объясненія обоихъ родовъ явленій и слѣдовательно возможность построенія монистическаго міровоззрѣнія на естественнонаучномъ базисъ-предполагалась обыкновенно сама собою разумъющейся.

Для развитія нашихъ критическихъ соображеній будетъ полезно примкнуть сначала къ извъстнымъ и обычнымъ представленіямъ и пріемамъ мышленія. При этомъ мы не можемъ обойтись безъ точнаго установленія нъкоторыхъ понятій, такъ какъ полная ясность здъсь необходима прежде всего. Итакъ намъ нужно въ самомъ началъ установить понятіе естественно научнаго объясненія явленій, въ томъ смыслъ, какъ оно обычно теперь принимается.

Съ давняго времени понятіе "природа" означаетъ совокупность всъхъ чувственно, т. е. объективно вос-

принимаемыхъ вещей, короче—вещественный міръ, въ противоположность къ міру психическихъ явленій, которыя воспринимаются лишь субъективно.

Такимъ образомъ естественнонаучное объясненіе должно означать: сведеніе всъхъ явленій на элементы и принципы вещественнаго міра.

Я умышленно беру здѣсь это понятіе естественнонаучнаго объясненія въ болѣе широкомъ смыслѣ, чѣмъ Дю-Буа-Реймонъ въ извѣстной своей рѣчи "о границахъ познанія природы", гдѣ оно опредѣляется слѣдующимъ образомъ:

"Познаніе природы, точнъе говоря, естественнонаучное познаніе, познаніе вещественнаго міра въ смыслв теоретического естествознанія есть сведеніе всъхъ измъненій вещественнаго міра на движеніе атомовъ, подвергающихся дъйствію независимыхъ отъ времени центральныхъ силъ, другими словами - низведеніе сущности всъхъ естественныхъ явленій къ механикъ атомовъ". Въ этомъ опредъленіи уже напередъ считается принятымъ положеніе, что вещественный міръ представляетъ изъ себя совокупность атомовъ. Я же хотълъ бы своемъ опредъленіи оставить открытой возможность считать вещественный міръ состоящимъ изъ чувственно воспринимаемыхъ торовъ иного рода, чъмъ атомы, какъ это стремятся теперь сдълать новыя теченія въ естествознаніи. Я, поэтому, буду говорить только вообще объ "элементахъ вещественнаго міра". Тогда попытка построить міровоззрѣніе на естественно научной основъ, коротко говоря, превратилась бы въ проблему сведенія не только объективныхъ, но субъективныхъ явленій на элементы вещественнаго міра.

Возможно ли это? Выдающіеся естествоиспытатели отвъчаютъ на этотъ вопросъ утвердительно. Посмотримъ, однако, насколько удачны эти попытки разръшенія проблемы.

Одна изъ нихъ хорошо извъстна. Еще до сихъ поръ далеко не ничтожная часть естествоиспытателей, болве или менве сознательно, стоитъ на ея почвъ. Это-попытка матеріализма. Матеріализмъ коротко и ясно заявляетъ, что всв психичеявленія суть физіологическія функціи мозгового вещества. Мнъ вспоминается пресловутое сравненіе, заимствованное изъ философской эпохи великаго Фридриха, которымъ впослъдствіи Карлъ Фохтъ приводилъ въ ужасъ всѣ благонамъренные умы, когда заявлялъ, "мысли стоятъ приблизительно въ такомъ отношеніи къ мозгу, какъ желчь къ печени или моча къпочкамъ".

Но я вспоминаю также и о блестящемъ успъхъ, съ какимъ Дю-Буа-Реймонъ на собраніи естествоиспытателей въ Лейпцигъ съ замъчательной наглядностью показалъ, что матеріалистическое пониманіе міра въ дъйствительности вовсе не даетъ естественнонаучнаго объясненія психическихъ явленій, да и никогда не дастъ его.

Въ самомъ дълъ, даже если бы мы обладали самымъ совершеннымъ познаніемъ физіологическихъ процессовъ, протекающихъ въ клъткахъ и волокнахъ мозговой коры, съ которыми связаны психическія явленія, даже если бы намъ удалось заглянуть въ механизмъ мозгового аппарата, какъ въ механизмъ часовъ, то мы все же никогда не увидъли бы ничего иного, кромъ движущихся атомовъ. Ни одному человъку не удалось бы видъть или какъ нибудь иначе чувственно воспринимать, какимъ образомъ при этомъ возникаютъ ощущенія и представленія. Результаты, какіе получило матеріалистическое пониманіе при своей попыткъ сведенія психическихъ явленій на движенія атомовъ, лучше иллюстрируютъ его плодотворность: за все время своего существованія матеріалистическое пониманіе міра не объяснило и простъйшаго ощущенія движеніемъ атомовъ. Такъ было до сихъ поръ, такъ и останется впредь. Да и какъ могло быть мыслимо, чтобы такія не поддающіяся чувственному воспріятію вещи, какъ психическія явленія, нашли себъ объяснение въ простомъ разложеніи большихъ тълъ на ихъ мельчайшія частички! Въдь и самый атомъ остается все же тъломъ, и никакое движеніе атомовъ не будетъ никогда въ состояніи перебросить мостъ черезъ пропасть между вещественнымъ міромъ и скими явленіями. Матеріалистическое пониманіе міра, какъ ни плодотворно оно, какъ естественнонаучная рабочая гипотеза, какъ ни плодотворно оно въ такомъ смыслъ въ ограниченной области, какимъ безъ сомнънія оно останется и въ будущемъ (достаточно лишь указать на успъхи структурной химіи) -оно настолько же безплодно въ качествъ основы научнаго міровоззрвнія. Для этого оно оказывается слишкомъ узкимъ. Философскій матеріализмъ сыгралъ свою историческую роль. Этотъ опытъ веннонаучнаго воззрънія на надо признать неудавшимся.

"Мы, бросивъ печально обломки, уходимъ И плачемъ".

Или можетъ быть изъ обломковъ можно еще построить домъ, на новомъ, расчищенномъ мъстъ? Нъкоторые такъ и думали, но при попыткахъ въ этомъ направленіи отчасти уже покидалась почва чисто естественнонаучнаго опыта.

Я имъю здъсь въ виду стремленіе построить монистическое міровоззръніе путемъ надъленія психическими способностями уже мельчайшихъ частичекъ вещества—атомовъ.

Главнымъ образомъ неутомимой борьбъ Геккеля за это воззръніе мы обязаны тъмъ, что и понынъ въ естествознаніи оно имъетъ большинство приверженцевъ. Послъдовательно проводя идею развитія и черезъ область психическихъ явленій Геккель представляетъ себъ, что

каждый атомъ уже надъленъ примитивной, еще не сознательной душой, совершенно также, какъ, согласно матеріалистическому воззрънію, каждый атомъ уже является надъленнымъ силой. И далъе, что путемъ комбинаціи атомовъ въ молекулы, затъмъ молекулъ въ живое вещество, начиная отъ одноклъточныхъ протистовъ черезъ всю лъстницу живыхъ существъ вплоть до сложныхъ клъточныхъ государствъ, высшихъ растеній и животныхъпроисходить все болъе совершенное развитіе и усложненіе души, которая достигаеть своей высшей ступени въ чрезвычайно тонкихъ ощущеніяхъ безконечно богатой мыслительной жизни поэта и философа. Все развитіе вплоть до высочайшихъ проявленій дъятельности покоится лишь на комбинаціи атомныхъ душъ.

Слъдуетъ признаться, что эти идеи, благодаря своей простотъ и ясности заключають въ себъ нъчто необыкновенно подкупающее, особенности, когда онъ излагаются съ такимъ захватывающимъ воодушевленіемъ и наглядностью, какъ это дълаетъ великій іенскій зоологъ. Да и непосредственное происхожденіе этихъ идей изъ ученія объ эволюціи должно было обезпечить этому воззрѣнію повсемѣстныя симпатіи среди изследователей природы, и подводные камни, на которыхъ потерпълъ полное крушеніе матеріализмъ, здъсь какъ будто бы очень просто и счастливо обойдены. Но дъйствительно ли здъсь разръшенъ въ истинно монистическомъ смыслъ старый дуализмъ между душой и тъломъ?

Намъ слѣдуетъ прежде всего ясно поставить требованія, которыя мы должны предъявлять ко всякому строго монистическому методу объясненія явленій, если хотимъ, чтобы наша потребность познанія была имъ правильно удовлетворена.

Требованіе—свести сущность всъхъ явленій къ одному однородному на-

чалу является послъдовательнымъвыводомъ, неизбъжно вытекающимъизъ природы самаго познавательнаго процесса.

Въдь самый процессъ познанія является сведеніемъ наблюдаемаго множества къ одному общему началу. Если мы будемъ все далъе и далъе продолжать этотъ процессъ сведенія множества къ единству, то въ концъ концовъ онъ послѣдовательнымъ образомъ приведетъкъ одному, единственному началу. Но процессъ познанія заключается не просто въ сведеніи многаго единому, къ нътъ, онъ долженъ кромъ того быть сведеніемъ неизвъстнаго къ извъстному. Только, когда нъкоторое множество неизвъстныхъ явленій сведено къ одному уже извъстному принципу, мы говоримъ о дъйствительномъ познаніи. Поэтому вправъ желать, чтобы послъдній, конечный принципъ монистическаго міровоззрѣнія являлся бы для насъ вещью непосредственно данной, которая не нуждалась бы сама ни въ какомъ дальнъйшемъ объяснении, потому что это быль бы въдь единственный дъйствительно существующій принципъ и было бы, поэтому, совершенно безразсуднымъ пріятіемъ пытаться еще дальше опредълить единственно существующее начало. Въ концъ концовъ это сведеніе множества къ единому началу только тогда можетъ насъ удовлетворить, если оно произведено безъ гипотезъ, логическимъ путемъ. Всякая гипотеза окажется здъсь неудовлетворительной, такъ какъ она широкораскрываетъ двери сомнънію. Итакъ: монистическое объясненіе въ томъ случав двиствительно является на лицо, когда удается все разнообразіе явленій свести, не прибъгая къгипотезамъ, къодному, единственному, извъстному началу.

Это безусловное требованіе, какъмнъ кажется, не цъликомъ выполнено ученіемъ объ одушевленныхъ атомахъ. Здъсь я впадаю въ часто и много разъ разъяснявшееся нами

противоръчіе съ моимъ высокочтимымъ учителемъ и другомъ Геккелемъ. Дъло въ томъ, что гипотеза одушевленныхъ атомовъ собственно вовсе не уничтожаетъ двойственности между душой и тъломъ. Оба, при точномъ разсмотрѣніи, остаются по прежнему другъ подлъдруга все еще необъясненными однимъ общимъ принципомъ. Въдь, въ сущ-'ности здъсь не сдълано ничего иного, какъ только взятъ простъйшій элементъ вещественнаго міра, и ему приписано обладаніе простѣйшей формой души. Отношеніе между тъломъ и душою остается здъсь совершенно такимъ же и совершенно такимъ же непонятнымъ, какъ и отношеніе ихъ въ большомъ человъческомъ организмъ. Дуализмъ здъсь не устраняется, такъ какъ мы не въ состояніи разсматривать два различныхъ элемента, какъ нъчто единое.

Нъкоторые естествоиспытатели все-таки пытаются установить здъсь монизмъ. Фехнеръ, Гербертъ Спенсеръ, Геккель, Эббингаузъ и другіе, возвращаясь къ Спинозъ и прибъгая къ ученію объ идентичности, заявляютъ: въ конечномъ счетъ и тъло, и душа являются однимъ и тъмъ же, а именно различными формами созерцанія одной и той же субстанціи. Самая субстанція можетъ быть познаваема лишь въ своихъ обоихъ аттрибутахъ формахъ созерцанія, какъ тъло и духъ, или, какъ говоритъ Спиноза. какъ протяжение имышление—смотря по тому, будемъ ли мы разсматривать ее (т. е. субстанцію) снаружи, объективно, или изнутри, субъективно. Различными аллегоріями таются пояснить эту мысль.

Извъстенъ примъръ Фехнера круговой линіи, которую можно разсматривать одинъ разъ съ наружной стороны, какъ выпуклую, другой разъ съ внутренней стороны, какъ вогнутую.

Въ какой мъръ ученіе объ идентичности (тождественности) удовлетворяетъ нашимъ монистиче-

скимъ требованіямъ? Посмотримъ. Приведеніе обоихъ родовъ явленій къ одному началу, повидимому, дъйствительно произведено. Однако. этотъ единый послъдній принципъ есть неизвъстная величина. Могутъ возразить: она извъстна черезъ свои аттрибуты. Правильно! Но черезъ свои аттрибуты она извъстна не какъ нъчто единое. Мы не знаемъ субстанціи, самой a лишь ея оба аттрибута, оба явленія, которыя какъ разъ мы и хотъли объяснить монистически, т. е. свести къ единому извъстному.

Итакъ, при ближайшемъ разсмотръніи, что даетъ ученіе объ идентичности? Или оно сводитъ оба ряда явленій къ одному принципу, субстанціи, тогда этотъ принципъ есть неизвъстное и остается голой гипотезой, которая не можетъ насъ удовлетворить; или же оно твердо держится извъстнаго, и тогда оба рода явленій стоятъ такъ же раздъльно другъ около друга, какъ и прежде, —и дуализмъ, который только что казался совершенно выброшеннымъ вонъ, снова улыбается намъ черезъ раскрытыя двери.

Можно тутъ изворачиваться, какъ угодно, но ни гипотеза одушевленныхъ атомовъ, ни ученіе объ идентичности (тождественности) не устраняютъ дуализма.

Такимъ образомъ попытка спасти обломки матеріалистическаго воззрвнія и изъ нихъ построить другое міровоззрвніе, оказывается совершенно безнадежной. Очевидно, нужно поступить радикальные и отказаться отъ всего матеріалистическаго воззрвнія на вещи вплоть до самыхъ основъ его, если хотятъ достичь стройнаго монистическаго міросозерцанія.

Это стремленіе завоевать господство монистическому взгляду въ естествознаніи мы видимъ въ попыткъ геніальнаго лейпцигскаго химика Оствальда. Оствальдъ прежде всего полагаетъ, что можно совершенно удалить понятіе матеріи изъ

естествознанія, когда пытается представить всв естественныя явленія какъ энергетическіе процессы, т. е. какъ извъстную работу. И на этой естественно научной основъ онъ пытается построить энергетическое міровоззръніе, которое включаетъ въ себъ и психическіе процессы, какъ нъкоторый видъ работы.

Попытка Оствальда чрезвычайно интересна какъ симптомъ, такъ какъ она означаетъ первую элементарную брешь въ естественной наукъ, пробитую истиннымъ познаніемъ, которое не можетъ быть объединено вмъстъсъ матеріалистическими предпосылками естественныхъ наукъ въ одно единое міровоззрѣніе. Однако, нашей задачей является изслъдовать, соотвътствуетъ ли этой разрушительной сторонъ оствальдовской натурфилософіи такой же сильный созидательный успъхъ въ смыслъ построенія монистическаго мірозданія.

Во всякомъ случать эта новъйшая попытка построить міровоззръніе на естественнонаучномъ базисть заслуживаетъ самаго обстоятельнаго

разсмотрънія.

Спеціально естественнонаучная сторона оствальдовской точки зрънія, какъ извъстно, уже неоднократно становилась предметомъ обсужденія. Не мало возникало споровъ около вопроса, возможно-ли вообще разсматривать естественныя явленія, какъ процессы превращенія энергіи. Мнъ кажется, что на этотъ вопросъ слъдуетъ отвътить безусловно положительно. Естественнонаучное понятіе энергіи, которую мы коротко можемъ опредълить какъ работу или работоспособность, поскольку эта энергія обнаруживается въ явприроды, старше, энергетическое міровоззрівніе. уже давно примъняемъ его въ новъйшемъ естествознании при разнообразнъйшихъ химическихъ, термическихъ, электрическихъ и другихъ процессахъ, и даже тъ безчисленные естествоиспытатели, которые основу своего естественнонаучнаго мышленія кладутъ атомистическія понятія о строеніи матеріи, — постоянно исходять изътого представленія, что съ каждымъ перемъщеніемъ атомовъ нераздъльно связано нъкоторое превращение энергіи, нъкоторая работа. Такимъ образомъ съ этой точки зрънія всъ естественныя явленія могутъ разсматриваться какъ процессы превращенія энергіи, все равно, будемъ ли мы заставлять эти процессы разыгрываться на матеріальной подкладкъ, какъ дълается обыкновенно, или же совершенно устранимъ понятіе о матеріи, какъ объ элементарномъ факторъ, какъ это дълаетъ Оствальдъ. Это, въ концъ концовъ, вопросы внъшней цълесообразности для способа изложенія естественныхъ наукъ, и только. Возможность описывать естественныя явленія должна быть во всякомъ случать одинаковой для чисто энергическаго, какъ и для атомистическаго метода, хотя при первомъ способъ можетъ быть трудности окажутся нѣсколько болъе значительными.

Но не здъсь лежитъ ядро нашего вопроса. Для нашего разсужденія дъло идетъ о томъ, возможно ли, какъ это полагаетъ Оствальдъ, разсматривать психическія явленія, какъ виды работы въ естественнонаучномъ смыслъ и такимъ путемъ придти къ энергетическому монизму. На дълъ Оствальдъ находитъ монистическое ръшеніе старой проблемы въ томъ, что онъ разсматриваетъ психическіе процессы, какъ проявленіе особеннаго вида энергіи. Онъ такимъ образомъ подчиняетъ духовныя явленія общему единообразному принципу, который по его воззрѣнію лежитъ въ основѣ всѣхъ естественныхъ явленій.

Эта простая мысль сначала кажется необыкновенно смълой, такъ какъ съ давняго времени сильно привыкли считать область психическихъ явленій за міръ совершенно иного рода, чъмъ міръ, поддающійся чувственному воспріятію. При бо-

лъе точномъ разсмотръніи, однако, разрѣшенія вопроса эта попытка все болъе и болъе теряетъ въ своей странности, которая сначала жется присущей ей, и можно подвергнуть ее спокойному изследованію. Если въ дъйствительности сущность психическихъ явленій состоитъ въ возникновеніи и превращеніи особаго вида энергіи, то естественно первымъ долгомъ здѣсь долженъ сохранить свою силу высшій законъ всякой энергетики, законъ сохраненія энергіи.

Нужно такимъ образомъ ожидать, что при всякомъ психическомъ процессъ возникаетъ психическая энергія изъ какого либо другого вида энергіи, напр. вслъдствіе превращенія химической энергіи, и при завершеніи психическаго процесса она переходитъ въ другой видъ энергіи, напр., въ теплоту. Оствальдъ, дъйствительно, последовательнейшимъ образомъ дълаетъ это допущеніе. Онъ, конечно, уже тутъ наталкивается на первую трудность, такъ какъ до сихъ поръ не удалось, методами естественныхъ наукъ, т. е. чувственно, уловить духовную работу, какъ это можно сдълать со всъми извъстными старыми видами энергіи.

Однако, Оствальдъ не считаетъ возможность такого объективнаго обнаруженія психической работы неосуществимой и въ будущемъ.

Если-бы удалось сдълать психическіе процессы доступными объективному воспріятію на подобіе тъневыхъ изображеній костей на рентгеновскомъ экранъ-это явилосьбы такимъ переворотомъ въ нашей жизни, какого еще не видало человъчество. Мозговое зеркало, о которомъ грезитъ Курдъ Лассвицъ въ своихъ смълыхъ утопіяхъ, стало бы дъйствительностью, и интимнъйшія движенія человъческой души были бы обнажены и стали бы предметомъ холоднаго наблюденія всѣхъ. Но пока что, еще никакой опасности нътъ, и, какъ мнъ кажется, мы можемъ въ этомъ отношенія спокойно смотръть въ глаза будущему.

Если мы нъсколько болъе критически разсмотримъ "психическую энергію Оствальда, то увидимъ, что по отношенію ко всъмъ извъстныхъ видамъ энергіи она занимаетъ совершенно своеобразное мъсто. Всъ другіе виды энергіи воспринимаются нами только объективно, т. е. чувственно; субъективно, т. е. безъ посредства нашихъ органовъ чувствъ, они были бы намъ совершенно неизвъстны. Съ психической же энергіей діло обстоить какъ разъ наоборотъ. Объективно она никогда не обнаруживается, и мы познаемъ ее лишь путемъ внутренняго, субъективнаго опыта. Мы видимъ, что это такая форма энергіи, которая ръзко отличается отъ всъхъ извъстэнергіи въ намъ видовъ природъ. Но это отличіе есть ничто иное, какъ та старая пропасть, черезъ которую именно энергетическое воззръніе хотьло перебросить мостъ, пропасть, которая неизмѣнно существуетъ между рядомъ психическихъ и рядомъ физическихъ явленій.

Мнѣ кажется поэтому, что гипотеза, которая кладетъ въ основу психическихъ явленій особый видъ энергіи, ничего намъ не даетъ, потому что, если бы мы даже перенесли естественнонаучное понятіе энергіи въ область психическихъ процессовъ, то все же "психическая энергія" всегда осталась бы особымъ видомъ энергіи, энергіей sui generis, которая съ остальными видами энергіи не имѣетъ ничего существенно общаго.

Старая проблема остается не разръшенной.

Для энергетическаго міровоззрѣнія, очевидно, существуєтъ вообще лишь два пути: или свести психическія явленія на извѣстные намъ въприродѣ виды энергіи или допустить для психическихъ явленій существованіе особаго вида энергіи, подобнаго которому мы не знаемъ

въ природъ. Всякая попытка въ первомъ направленіи оказалась бы совершенно такой же неудачной; какъ и попытка матеріализма объяснить психическіе процессы движеніями атомовъ, и сюда можно было бы съ незначительными лишь измъненіями приложить классическое разсужденіе Дю - Буа - Реймона, заявившаго свое "ignorabimus" \*) матеріализму; нужно было бы только слово матерія" и "атомъ" замънить словомъ "энергія". Мы получили бы тогда только энергетическій pendant матеріализму. Въ "гостинной" естествознанія объ міровыя картины могли бы прекрасно висть другъ подлъ друга надъ софой, ничуть не нарушая священной симметріи.

Если же, наоборотъ, пойти, какъ дълаетъ Оствальдъ, другимъ путемъ, принимая психическіе процессы за проявленіе особаго вида энергіи, то окажется, что мы принуждены будемъ создатьспеціальную гипотезу--- въ оствальдовскомъ смыслъ-для даннаго случая ad hoc, гипотезу, недоступную какому бы то ни было изслъдованію и поэтому неудовлетворяющую нашему стремленію къ познанію. Слъдуетъ предположить, что психическая энергія не превратилась бы ни въ какую иную извъстную намъ форму энергіи, но что она когда либо будетъ обнаружена естественнонаучно, т. е. объективно. Такимъ образомъ энергетическій монизмъ возможенъ лишь при помощи гипотезы, которая, судя по всему нашему предъидущему опыту, мало имъетъ шансовъ на подтвержденіе.

Если мы бросимъ еще разъвзглядъ на различныя попытки построить монистическое міровоззрѣніе на естественнонаучномъ базисѣ, то должны будемъ съ нѣкоторымъ чувствомъ угнетенія констатировать отрицательный результатъ. Ни одна

изъ этихъ попытокъ не выполняетъ дъйствительно удовлетворительнымъ образомъ требованій, которыя мы должны предъявлять ко всякому цълостному міровоззрѣнію.

Ввиду этихъ фактовъ многіе не сумѣли оградить себя отъ разочарованія въ наукѣ и пришли къ предположенію, что эти вопросы вообще не могутъ быть разрѣшены при помощи естествознанія. Но что же тогда?

Въ такихъ случаяхъ критическому уму необходимо снова возвратиться къ основнымъ посылкамъ и изслъдовать ихъ правильность.

Мы исходили изъ дуализма межи духовнымъ ду вещественнымъ міромъ, какъ это дълается обычномъ методъ разсмотрѣнія явленій, и пришли къ выводу, что попытки естествознанія устранить этотъ дуализмъ оказались безуспъшными. А что, если самая идея дуализма основывается на заблужденіи? Что, если вся постановка вопроса, лежащая въ основъ неразръшимой проблемы, на дълъ окажется ложной?

Мнѣ кажется, что идея дуализма естъ только наслѣдство отъ тѣхъ отдаленнѣйшихъ временъ, когда у нашихъ предковъ впервые стала зарождаться мысль о самихъ себѣ, наслѣдство, которое съ теченіемъ времени совершенно потеряло свою цѣнность. На вопросъ о томъ, когда въ человѣческое мышленіе проникла идея о различіи между тѣломъ и душой, едва ли можно будетъ отвѣтить когда либо съ достаточной точностью.

Можетъ быть, люди палеотической эпохи еще ничего не знали объ этомъ различіи. Съ нѣкоторымъ подобіемъ вѣроятія мы можемъ составить себѣ понятіе о томъ, что навело первобытнаго человѣка на идею этого различія, такъ глубоко раскалывающаго все развитіе человѣческаго мышленія. Всѣ этнологическія и культурно-историческія изысканія указываютъ, что такимъ фак-

<sup>\*)</sup> Т. е. мы не будемъ знать (сущности отношеній психическихъ явленій къ физическому міру) (примъч. перев.).

томъ было наблюденіе явленія, такъ сурово вторгающагося въ человъческую жизнь, — наблюденіе смерти.

Безспорно, наблюдение этого огромнаго противоръчія, внезапно проявляющагося здъсь, должно было сильно возбуждать размышленіе. Ближайши родственникъ, который только что былъ еще тепелъ и дышалъ, двигался и говорилъ, теперь вдругъ затихъ и лежитъ неподвижно, безъ дыханія и біенія сердца, не отвъчаетъ на зовъ и не двигается, когда его трогаютъ и трясутъ. Конечно, тутъ легко возникаетъ у дикаря мысль, что изъ этого человъка что-то внезапно улетучилось, улетъло въ воздухъ, что-то такое невидимое, парообразное, что передъ этимъ дышало, чувствовало и говорило въ человъкъ. Такъ возникла мысль о душь, которая, какъ невидимая пружина дъйствій, живетъ въ видимомъ тълъ, какъ въ домъ, но которая можетъ покинуть домъ и, -- это было только послъдовательнымъ развитіемъ мысли искать себъ обиталища, въ другихъ тълахъ, животныхъ или искусственныхъ изображеніяхъ человъческаго тъла. Эта простая, естественно возникающая мысль сыграла огромную роль въ развитіи человъческой жизни, такъ какъ, эта мысль стала ядромъ, изъ котораго возниканимизмъ, въра въ культъ героевъ, обоготворение животныхъ, идолопоклонство и, наконецъ, высшія религіозныя формы.

Мысль, что человъческая душа какъ нъчто невидимое живетъ въ видимомъ тълъ, какъ въ домъ, и можетъ его покинуть, эта мысль, которая нашла себъ такое пластическое выраженіе въ ученіи о переселеніи человъческихъ душъ египтянъ и индійцевъ, эта самая идея еще и понынъ сидитъ съ величайшимъ упорствомъ во всемъ нашемъ мышленіи. Кажется даже, что эти первобытныя представленія успъли пустить такіе глубокіе корни въ че-

ловъческомъ духъ, что ихъ едва ли когда либо удастся вырвать изъ него.

Но спросимъ себя, дъйствительно выдерживаетъ прикосновеніе ръзкой критики эта наивная мысль первобытнаго времени, возникшая изъ идеи противоположности между душой и тъломъ съ ея представленіемъ о нахожденіи въ твлъ опредъленнаго мъста, съдалища души. Мы увидимъ, что нътъ ни малъйшихъ основаній думать такъ. Дуализмъ тъла и души, который такъ глубоко вкоренился во всю нашу духовную жизнь, оказывается, разсмотрвніи, ближайшемъ только кажущимся, и всъ наши усилія естественно-научно, т. е. элементами вещественнаго міра объяснить психическія явленія, - оказываются борьбой съ вътряными мельницами.

Въ самомъ дълъ, проанализируемъ только, что намъ извъстно о вещественномъ міръ! Результатъ для многихъ окажется поразительнымъ. Я беру въ руки камень. Что мнъ извъстно о немъ? Онъ тяжелъ —это ощущеніе,—онъ холоденъ тоже ощущеніе,—онъ твердъ—опять ощущеніе,—онъ чернаго цвъта ощущеніе,—онъ обладаетъ формой —цълый комплексъ ощущеній,—онъ движется и падаетъ—снова цълый комплексъ ощущеній.

Чего либо другого, какъ не ощущеній, мнъ о немъ неизвъстно. Я могу изслъдовать его, сколько угодно и буду открывать лишь новыя ощущенія. Короче говоря, то, что я называю "камнемъ", есть только опредъленная комбинація ощущеній. То же относится ко всякому тълу, въ томъ числъ и къ моему, а также къ тълу другихъ людей. Итакъ оказывается, что весь вещественный міръ строится человъкомъ изъ такихъ элементовъ, которые мы обычно считаемъ за психическіе. Противоположности между тълеснымъ міромъ и душой, такимъ образомъ, въ дъйствительности совершенно не существуетъ, такъ какъ весь тѣлесный, вещественный міръ есть лишь содержаніе души. Вообще существуетъ лишь единое и это единое есть содержаніе психеи (души).

Такимъ образомъ мы видимъ, что дуализмъ тѣла и души есть лишь миражъ. Никакого дуализма и нѣтъ вовсе. Вещественный міръ существуеть не подлѣ души, а въ душѣ (психеѣ). Значитъ, никакой проблемы нѣтъ тамъ, гдѣ ее предполагали. У насъ былъ лишь страхъ привидѣній и кошмаръ, когда мы мучились надъ преодолѣніемъ дуализма. Для мышленія, свободнаго отъ предразсудковъ, въ дѣйствительности существуетъ прежде всего психомонизмъ.

Опытъ между тъмъ показываетъ, что мы лишь съ величайшимъ трудомъ освобождаемся отъ обычнаго хода мыслей и укоренившихся воззрѣній, въ особенности, когда они настолько проникли въ плоть кровь человъческаго мышленія, какъ древнее представление о дуализмъ тъла и души. Все наше мышленіе концентрируется около этого воззрънія, и всъ идеи, даже повседневжизни, проникнуты насквозь этимъ дуализмомъ. Поэтому приходится въ каждомъ единичномъ вопросъ заново преодолъвать дуализмъ и можно лишь мало по малу выработать себъ монистическое міровозэрвніе, на каждомъ шагу двлая изъ него всъ послъдовательные выводы.

Это дълается лишь медленно, и при этомъ снова каждый разъ встръчаются новыя трудности, такъ какъ непроизвольно часто впадаютъ въстарый, дуалистическій способъ разсмотрънія явленій. Такъ невъроятно прочно сидитъ въ нашихъ головахъ этотъ старый методъ мышленія человъчества.

Такъ, напримъръ, въ вопросъ о роли естествознанія, какъ основы познанія міра, неоднократно будутъ впадать въ ошибки и трудности

дуалистическаго способа мышленія. пока не сдълаютъ ясно для самой самой постановки вопроса всъхъ послъдовательныхъ выводовъ, вытекающихъ изъ нашей новой точки зрънія на познаніе. Могутъ возразить: нельзя, въдь, все же отрицать, что между тъломъ и ощущеніемъ человъка фактически существуетъ фундаментальное различіе, которое не исчезаетъ отъ того, что я весь вещественный міръ буду считать комплексомъ ощущеній. Въ такомъ случав постоянно существуетъ два рода ощущеній, одни предметные, воспринимаемые чувственно, другіе нътъ, и мы, оказывается, остались на томъ же самомъ мъстъ. Короче.мнъ сдълаютъ тотъ упрекъ, который я передъ этимъ сдълалъ энергетичеміровоззрѣнію Оствальда. признающаго энергію двухъ порядковъ. Однако, тутъ опять продълывается типичный скачекъ отъ послѣдовательнаго развитія монистической мысли въ сторону дуализма. Здъсь снова показывается призракъ стараго представленія о пространственномъ съдалищъ души въ тълъ. Но какъ абсурдна эта мысль, если самый тълесный міръ признали за комплексъ ощущеній! Комплексъ ощущеній, какъ мъстопребываніе ощущенія! Всв эти трудности на самомъ дълъ вовсе и не существуютъ. Слова конструируютъ проблему тамъ, гдъ на дълъ никакой проблемы и нътъ. Намъ нужно только послъдовательно, до конечныхъ выводовъ, прослъди ть мысль, что весь міръ строится изъ психическихъ Тогда задача всякой элементовъ. науки можетъ заключаться лишь въ томъ, чтобы привести въ систему эти психическіе элементы и опредѣлить ихъ взаимныя отношенія.

Я возьму для примъра слъдующій случай. Ощущеніе "синяго" возникаетъ у человъка, когда лучъ свъта опредъленной длины волны вызываетъ черезъ посредство его глаза опредъленныя явленія обмъна веществъ въ извъстныхъ клът-



кахъ съраго вещества большого мозга. Если всв эти необходимыя условія выполнены, то у челов'єка должно возникнуть ощущение "синяго". Это ощущение тъсно связано со своими условіями. Это научно установленная законом врность. Если глазъ и нервный аппаратъ принадлежатъ мнъ. то данное ощущеніе связано съ комплексомъ ощущеній "я". "Я" имъю ощущеніе. Если органы принадлежатъ другому человъку, и всъ остальныя условія выполнены, то "онъ" имъетъ ощущение "синяго". А если я не могу видъть или иначе воспринимать этого ощущенія "синяго", то причина просто лежитъ въ томъ, что въ этомъ случаъ данное ощущение "синяго", связано съ комплексомъ ощущеній "онъ", а не съ комплексомъ "я". Онъ видитъ "синее", не я. Я могу воспринимать лишь то, что связано съ комплексомъ ощущеній "я". Я не могу видъть какъ онг, такъ какъ "я" и "онъ" стоятъ другъ противъ друга и одинъ другого исключаютъ.

Поэтому совершенно нелѣпое противоръчіе заключается въ требованіи сділать ощущенія другого объективно воспріемлемыми. Здъсь въ дъйствительности не существуетъ никакой проблемы, и вмъстъ съ этимъ падаютъ преграды между естествознаніемъ и психологіей, такъ какъ весь міръ такъ же доступенъ естественнонаучному изследованію, какъ и изслъдованію психологическому. Въ дъйствительности обоихъ случаяхъ мы производимъ лишь психологическій анализъ міра. Въ этомъ состоитъ сущность всякаго изслъдованія.

Мы отыскиваемъ такое міровоззрѣніе, которое могло бы все разнообразіе явленій міра свести къ одному началу. Это начало должно быть чѣмъ либо извѣстнымъ, такъ какъ это сведеніе всего къ одному принципу должно быть совершено безъ гипотезъ. Я думаю, что эти требованія въ полномъ объемѣ выполняются развитой здѣсь точкой зрвнія, которая во многихъ отношеніяхъ родственна съ опубликованніями въ новвишее время воззрвніями Авенаріуса, Мака, Цигена и другихъ. Мы свели все существующее къ единому, и это единое естьпсихея; послъдняя же намъ извъстна, такъ какъ содержимое психеи: есть для насъ непосредственно данное; и это низведеніе видимаго разнообразія вещей къ единому началу произведено безъ всякихъ гипотезъ.

Но спросять: что же въ такомъслучав достигнуто? Я могу отвътить: и много, и мало. Мало, если имъть въ виду работу въ отдъльныхъ областяхъ научнаго изслъдованія. Здъсь все остается по старому. Методъ, символы, факты, —ничто не затронуто. Работа идетъсвоимъ путемъ.

Много, если имъть въвиду общія предпосылки всякаго изслъдованія.

Здѣсь мы пріобрѣли то громадное преимущество, что намъ не нужно каждый разъ снова и снова тратить время и усилія надъ разрѣшеніемъ проблемы, которой въдъйствительности не существуетъ.

Въ заключение одно. Доисторическій человъкъ создалъ идею отдъленія души отъ тъла при наблюденіи явленія смерти. Душа отдълялась отъ тъла и продолжала вести самостоятельноее существованіе. Она нигдъ не находила себъ покоя и въ видъ призрака появлялась снова въ жилищъ умершаго, если ее не изгоняли погребальными или фетишическими церемоніями. Остатки этихъ воззрѣній сохранились и до нашего времени. Страхъ и суевъріе запугиваютъ человъка. Страхъ передъ смертью, т. е. передъ тъмъ, что наступитъ послъ нея, и понынъ еще широко распространенъ. Какъ все сразу преобразуется съ точки зрънія психомонизма!

Психическія переживанія индивидуума только въ томъ случав являются на лицо, если существуютъ

опредъленныя, закономърныя соотношенія; и эти переживанія сейчасъ же пропадаютъ, какъ только необходимыя соотношенія какъ либо нарушены, какъ это непрерывно и происходитъ на каждомъ шагу. Сътълесными измъненіями при смерти. связанныя съ тъломъ переживанія совершенно прекращаются.

Тогда больше ужъ нътъ ощущеній и представленій, мыслей и чувствъ индувидуума. Индивидуальная душа умерла. Однако, ощущенія, представленія и чувства продолжаютъ жить дальше. Они переживаютъ погиб-

шій индивидуумъ и живутъвъ другихъ, повсюду, гдѣ существуютъ одинаковые комплексы и равныя условія. Они переселяются отъ индивидуума къ индивидууму, отъ поколѣнія къ поколѣнію, отъ народа къ народу. Они живутъ и ткутся на вѣчномъ станкѣ души. Они работаютъ надъ исторіей человѣческаго духа.

Такъ мы всѣ живемъ послѣ смерти, какъ звенья огромной замкнутой цѣпи духовнаго развитія.

Максъ Ферворнъ.



# На средневѣковые мотивы.

(Съ испанскаго).

Приготовьте кресты. Разложите костры. Умирать мы готовы.

Мы умремъ. До далекой—далекой поры Не умретъ наше слово.

Надъвайте бъсовскіе намъ колпаки, Злыя хартіи ада.

Пусть смъется толпа. Для грядущей тоски Насмъяться ей надо.

Прокляните торжественно насъ. Пусть народъ Задрожитъ отъ боязни.

Намъ анафема въчную славу куетъ.

Что проклятья и казни?

Зажигайте костры. Окровавьте кресты.

Что намъ смерти бояться?

Плоть и кровь наша сгинетъ, но наши мечты Въ плоть и кровь претворятся...

И. Мордвиновъ.



# Эобровольцемъ.

(НАБРОСОКЪ).

И. Сынковскаго.

Одинъ я въ міръ подсмотрълъ Святыя искреннія слезы— То слезы бъдныхъ матерей!

Некрасовъ.

Надъ моей головой какимъ-то грязнымъ тусклымъ колпакомъ висъло пасмурное осеннее небо. Мелкій дождь, начавшійся еще съ утра, заволакивалъ передо мною даль, окутывая ее молочно-сърымъ туманомъ. Возокъ едва тащился по грязной проселочной дорогъ, перепрыгивая изъ рытвины въ рытвину, изъ колеи въ колею, съ очевидно-злодъйскимъ намфреніемъ какимъ-бы то ни-было образомъ освободиться отъ моей особы. На козлахъ сидълъ ямщикъ--идеальное воплощение равнодушнаго отношенія ко всъмъ житейскимъ превратностямъ и невзгодамъ.

— Н-но, вы, залетные! — изръдка покрикивалъ онъ, лъниво помахивая надъ лошадями своей ременной плетью. "Залетные" съ стоическимъ спокойствіемъ устало мотали головами и глубоко уходили мохнатыми ногами въ липкую сърую грязь. Холодный вътеръ знобилъ мнъ грудь и плечи. Уже темнъло. Недолги наши съверные осенніе дни!

На хмуромъ горизонтъ вдругъвыръзалась церковь съ высокой бълой колокольней. На общемъ фонъ осенней картины эта колокольня казалась какимъ-то выходцемъ изъмогилы, одътымъ въ саванъ, такъкругомъ было все темно, мертво и печально.

— Далѣ ѣхать никакъ не можно, потому темь, а дорога и-и, упаси Богъ!—обратился ко мнѣ ямщикъ, повернувшись на своихъ козлахъ, —а въ этомъ селѣ, значитъ, кума моя есть—Парасковья!—продолжалъ онъ.

Я самъ прекрасно сознавалъ, что въ такую погоду да при томъ еще ночью ъхать далъе было-бы, если бы не безуміемъ, то, во всякомъ случаъ, рискомъ поломать телъгу, завязнуть гдъ нибудь въ болотъ или сбиться съ дороги, а потому охотно согласился со своимъ ямщикомъ. Лошади, завидъвъ село, какъ будто пріободрились, мелкой рысцой пробъжали мимо ряда съренькихъ домиковъ и остановились передъ

большимъ двухъ-этажнымъзданіемъ, у большого подъвздного крыльца. Въ нижнемъ этажв робкою точкою мелькалъ тусклый огонекъ.

- Прівхали, заявилъ ямщикъ, слвзая съ козелъ, и отряхивая съ себя струи холодной дождевой воды. Онъ подошелъ къ крыльцу и нвсколько разъ стукнулъ въ дверь своимъ березовымъ кнутовищемъ. Огонекъ въ избъ задвигался и, наконецъ, за дверями послышался женскій голосъ, спрашивавшій:
  - Кто тамъ, кого Богъ несетъ?
- Это я, дядя Митяй, изъ Ребровки, отопри кума! Заскрипълъ засовъ, отворились двери, и на порогъ я увидълъ молодую бабу въ пестрядинномъ сарафанъ со свъчкою въ рукахъ.
- А въдь я думалъ, что кума, анъ это ты, Авдотья, можешь-ли? Вотъ ъду, съ бариномъ, да передохнуть вздумали!
  - Милости прошу, пожалуйте!
- Иди, господинъ, а я живымъ духомъ лошадей во дворъ поставлю, да корму имъ задамъ.

Я вошелъ вслъдъ за Авдотьей въ избу. Авдотья поставила свъчу на столъ и, отыскавъ на полицъ лампу, начала ее оправлять, а я тъмъ временемъ снималъ съ себя совершенно намокшее платье. Изба была раздълена перегородкой на двъ половины. Въ задней половинъ виднълась массивная русская печь и рядомъ съ нею необходимая принадлежность всякой крестьянской избы — палати. Воздухъ въ избъ былъ тяжелый, спертый, пахло чамъ-то кислымъ и горълымъ. По стънамъ живописными группами расположились тараканы, которые благодаря-ли огню или благодаря шуму, произведенному нами, безпокойно задвигались и забъгали въ разныхъ направленіяхъ. Вошелъ Митяй. Онъ истово помолился на образа и началъ "разболокаться".

— Ну, и погодка! — заговориль онъ. — Еще августъ, а поди-жъ ты, совсъмъ почитай, какъ поздняя осень. Съ хлъбами-то какъ, управились?

- Третьяво дня яровое вывезли... Вамъ что-же, самоварчикъ поди надо?
- Оно, какъ водится! Холодному брюху горячее не помъшаетъ! Э-эхъ воды-то, воды-то, потопія одно слово, со всего, какъ съ утопленника течетъ.
- За самоваромъ-то, вишь, надо бъжать къ кому нибудь, ужъ вы потерпите, а я пойду, поспрошаю по селу, може кто и дастъ!—Авдотья, накинувъ шаль на голову, вышла изъ избы.
- Э-эхъ, горе горькое,—сказалъ Митяй, разглаживая утомленную спину и подсаживаясь къ столу. -Измаялась бабёнка. Жалость береть, на неё глядючи. А въдь первъющее семейство на всю волость было. Чать самъ видишь, --- домъ, что твои хоромы, двухъ-этажный, крыльцо поповское. Жили, значится, когда-то въ довольствъ, а теперь вотъ и самовара нътъ и все гніетъ да валится. А изъ-за чего, другъ ты мой, какъ по своему разуму полагаешь? Все изъ-за сынковъ хорошихъ, все изъ-за молодыхъ, все изъ-за нихъ сыръ-боръ загорълся. Тятенька, видишь, наживалъ, горбомъ, кровью, можно сказать, копъйку сколачивалъ, а сынокъ, какъ остался полнымъ хозяиномъ, такъ и пошелъ куралесить направо да налъво. Оно, конешно, куда какъ весело, а только глядь чрезъ два года, —и зубы на полку. Вотъ они дъла-то! Послъ здъшняго хозяина большакомъ Петръ остался; ну, онъ и протеръ глазки папенькинымъ капиталамъ. Гдф онъ теперь, Богъ его знаетъ, пропалъ безъ въсти. А второй сынъ Иванъ, только оженился, въ солдаты пошелъ. Нонича на осень должонъ придти; и остались въ домъ старуха-мать, сноха-Авдотья да парнишка лътъ тринадцати—Васютка, меньшой сынъ. Маются они, шибко маются, а тутъ еще Авдотья дъвчонку притащила. За дъвчонкой, извъстно, уходъ нуженъ, на улицу не выбросишь. А какой уходъ, коли работать надо?

Въ съняхъ послыщались шаги. Въ избу вошла Авдотья съ самоваромъ въ рукахъ.

— Достала у Сафронихи, сейчасъ поставлю, мигомъ скипитъ!—заявила она и принялась щепать лучину.

— А что, Дуняха, — заговорилъ Митяй, — чай ждешь — не дождешься своего-то? Въдь, скоро поди придетъ? Сердечушко-то, надо полагать, такъ и забьется, какъ подумаешь о Ванюхъ. Да не стыдись... Ужъ такое, значить, ваше положеніе, т. е. у всего женскаго сословія, чтобы насчетъ любови и, промежду прочимъ, всего остального, што полагается... Такъ-то... Ну, долго ждала, теперича, може, нъсколько дней осталось. Измаялись вы безъ мужика-то!

— Какъ-же, придетъ онъ тебѣ, дожидайся своего любезнаго. Нехристь онъ, вотъ тебѣ и сказъ!— сердито проговорила Авдотья, поставляя трубу на самоваръ:

Митяй, повидимому, растерялся.

— Чтой-то не въ домекъмнъ, никакъ не могу я тебя понять!

— Неча и понимать. Туда-же женятся, дъвичій въкъ губятъ. Кабы настоящій мужикъ былъ да жену свою берегъ, такъ не бросилъ-бы. А то, вишь, иду, говоритъ, добровольцемъ кровь свою въ страженіи пролить. А ты оставайся одна; какъ хочешь, такъ и живи. Дъло тоже выдумалъ. Въ Яфонію, дескать, иду и чтобы до послъдней капли крови!.. — Э-э... вотъ она штука-то! Ну, и Ванюха! Это... того... ловко!

— И ты туда-же, ловко... Неча сказать ловко, а ты спервоначалу посмотри на свою куму Парасковью да потомъ говори, ловко али нътъ.

— А гдъ-же, въ самомъ дълъ, кума? Что съ ней попритчилось?

— А вотъ подожди, самъ увидишь. Случилось это на Успеньевъ день. Получили мы письмо отъ Ивана. И пишетъ онъ: дорогая маменька, благословите вы меня на еройство, хочу я, дорогая мамынька, по доброй моей волъ за Царя и отечество въ войну идти и прошу

вашего родительскаго благословленія на въки нерушимо... Какъ услыхали мы это, такъ и взвыли. Господи, да что, молъ, это такое съ нами будетъ? Маменька-же, не мъшкая, пошла въ городъ, послъднюю телушку продала тамъ, да ему, непутевому, телеграмму, какъ добрые люди научили, послала. Не ъзди, дескать, Иванъ, на войну, нътъ тебъ на то моего родительскаго благословенія! А онъ ужъ съ дороги письмо прислалъ, ужъ идетъ, туда съ нехристями воевать.

— Н-ну, дъла!

 Какъ мы это письмо получили, такъ маменька и ума своего рехнулась. Пошла коровъ доить. Жду я ее, пожду, нътъ и нътъ! Чтой-то за оказія? думаю; вышла въ хлъвъ, а она тамъ сидитъ и въ навозъ копается, ямки все роетъ и плачетъ. Для упокойничковъ, говоритъ, для солдатиковъ. Теперь никого не узнаетъ и ничего не понимаетъ; ежели не дать ей поъсть, такъ и не попроситъ; только, какъ про войну что услышитъ, такъ и зальется что ни на есть горючими слезами. Ходитъ все по дому и все чего-то ищетъ, словно что обронила.

Самоваръ вскипълъ. Авдотья поставила его на столъ и загремъла чашками. За перегородкой послышался дътскій плачъ.

 Дъвчонка моя, Афроська; четвертый годокъ пошелъ, а все еще не ходитъ, сидънь! О-охъ, наказаніе! Что мнъ теперь съ ними дълать? На гръхъ еще Васька захворалъ. Прівзжали къ намъ какіе-то господа, землю мъряли. Ну, Васька и взялся поденно цъпь за ними таскать. Цъпьто желъзная, тяжелая, а какая сила у парнишки? Надорвался, знать, да простудился. Время было студеное, а ходили-то по болотамъ. Лежитъ весь въ жару и все что-то лепечетъ, а то вдугъ сорвется, да побъжитъ, руками таково-то размашетъ, закричитъ, глаза страшные... Мочи моей нъту съними. Кажись сама съ ума спячу, аль со собой что ни наесть сдълаю!—

какъ-то порывисто проговорила Авдотья, махнула рукой и пошла за перегородку къ Афроськъ. Я молчалъ. Митяй тоже. Слышалось только его звучное прихлебываніе, да изъ-за перегородки неслись причитанія Авдотьи: "спи дитя мое, усни, угомонъ тебя возьми"!..

А за окномъ стояла ночь—черная, мрачная, такая-же черная и мрачна, какъ эта изба съ ея несчастными обывателями, съ ея разбитой жизнью,

— Волкъ... волкъ... ой, боюсь; мамка, мамка! — раздался ръзкій испуганный дътскій голосъ, и изъ-за перегородки выбъжалъ къ намъ мальчикъ-подростокъ. Это было тщедушное, слабое, почти полунагое существо. Впалые глаза мальчика лихорадочно блестъли, а на щекахъгорълъ яркій разлитой болъзненый румянецъ.

— Васютка, Вася, Христосъ съ тобой, опомнись!—началъ было Митяй, но Васютка какъ будто ничего не видълъ и не слышалъ. Онъ метался изъ угла въ уголъ и все кричалъ: "волкъ, волкъ"!

Скоро показалась Авдотья.

— Дядя Митяй, пособи!—сказала она,—надо взять, уложить мальченку, а то онъ еще на улицу выбъжить, съ нимъ и это бываетъ.

Митяй взялъ мальчика, но тотъ, съ неестественной для ребенка силой, началъ сопротивляться. Большого труда стоило унести его за перегородку и уложить въ постель. Слышно было, какъ и тамъ велась еще печальная неравная борьба. Не успъли уложить Васютку, какъ на полатяхъ что-то зашевелилось, слъзая оттуда. Прошла минута, — и передъ нами появилось новое существо, старуха лътъ шестидесяти. Съдые нечесаные волосы безпорядочной копной торчали на ея головъ, разлъзаясь въ разныя стороны, безсмысленные глаза какъ-то тупо и безцъльно смотръли въ пространство. По лицу старухи шли грязныя полосы. Очевидно, она давно уже не знала, что такое умываться. Грязное тряпье хлопьями висъло на ея высохшемъ, сморщенномъ тълъ. Она остановилась околодверей и установилась на насъ.

- Здравствуй кума, аль не узнаешь?—заговорилъ Митяй; но словокума, очевидно, не вызвало въ ея больномъ мозгу никакихъ представленій о прошломъ. Она попрежнему молчала и смотръла на насъ.

— О, Господи! — перекрестился Митяй, — воть она жисть-то человъческая, сегодня человъкъ, а завтра животъ бесмысленный. — Чтой-то, кума, неужли-жъ никакъ не можешь узнать меня? Чай помнишь, я—кумъ-Митяй изъ Ребровки?

Старуха по прежнему молчала.

 — А Васю-то своего, солдатика, помнишь? спросилъ Митяй.

Былъ-ли это, съ его стороны, фактъ простого любопытства или желаніевызвать старуху на разговоръ, не знаю, но только Митяй, до нъкоторой степени не ошибся. Старуха, какъ-бы оживилась. Видно было, какъ по ея лицу, словно молнія, словно зарница въ лътнюю ночь, промелькнуло что - то осмысленное, что напомнило въ ней живую человъческую душу, страдающую, болъющую душу. Старуха зарыдала... Рыданія здороваго человъка заставляютъ ваше сердце судорожно сокращаться, но если вы услышите рыданія человъка, лишеннаго расудка, эти рыданія, вопреки всякому здравому смыслу, покажутся вамъ еще: болъе тяжелыми и ужасными... Во-, шла Авдотья.

- Будетъ тебъ, мамка, выть-то! сказала она и взяла старуху за руку, чтобы снова отвести ее на полати, но старуха вырвала руку и бросилась отъ Авдотьи. Неподалеку стояла корчага съ углями. Къ нейто и направилась несчастная солдатская мать. Я наблюдалъ за нею. Она усълась около углей и начала въ нихъ копаться съ самымъ сосредоточеннымъ видомъ. Ничто другое, очевидно, ее не занимало.
- Солдатикамъ ямки роетъ! замѣтила Авдотья, обращаясь ко

мнѣ — ничего, вы не сумлѣвайтесь, она тихая, мухи не обидить. Только ужъ смотрѣть-то на нее горемычную очень жалостно. Просто сердечушко все изныло. А ты еще, дядя Митяй, говоришь, ловко! Не токма што говорить, а и слушать-то такія рѣчи грѣхъ.

 — Я что-же... рази я зналъ, пробормоталъ Митяй и какъ-бы

углубился въ чаепитіе.

— И кто эту войну выдумалъ? продолжала Авдотья. — Сказываютъ намъ, что Царь запретилъ её совсъмъ. Чтобы не было, дескать, кровопролитія и чтобы всв промежду себя жили въ миръ, а тутъ, будто, англичанка возьми да и не согласись. Ну, и пошло съ ея нелегкой руки горе по свъту. Что вотъ я теперь, несчастная, буду дълать? Головушка кругомъ идетъ, какъ подумаешь! Свекровь ума ръшилась, Васютка слегъ, Афроська не ходитъ. Работать нужно, а тутъ и хлъба нътъ. Молотить некому. Вчера едва выпросила у цъловальника пудъ муки, надолго-ли ее хватитъ? Выйдетъ хлъбъ, -- ложись да помирай. А онъ себъ тамъ воюетъ. Да нужна намъ что-ли война эта самая? Кто ее проситъ? Говорятъ, отъ нея все дороже становится. О-охъ, житье мое горькое!--Баба тяжело вздохнула. Опять-же, что я теперь?—почитайчто солдатская вдова. Такъ на тебя и смотрять: солдатка и солдатка. Мужики да парни проходу не даютъ. А въдь дъло молодое. Лукавый силенъ. Ну, какъ слюбишься, — и того пуще гръхъ пойдетъ. Руки на себя, либо на дътище свое наложищь. Ловко что-ли, дядя Митяй?

Авдотья засм'вялась такимъ см'ьхомъ, отъ котораго стало жутко. Всъ какъ-то вдругъ замолчали, всъмъ какъ-то сдълалось не по себъ.

— Что-же, пора въдь вамъ, дорожнымъ людямъ, и на покой, прервала тишину Авдотья, мамка, пойдемъ на полати, время... Покойной ночи! — обратилась она къ намъ.

Тихо въ душной избъ. Только изъ-за перегородки доносятся чьито слабые стоны. То, должно быть, стонетъ бъдный Васютка. ему грезится въ его больномъ снъ? Можетъ быть, опять какой-нибудь волкъ или собака пугаютъ его воображеніе. Горе жизни, ея сложныя, глубокія комбинаціи, ея тяжесть съ разнообразными оттънками и формами далеки еще отъ его дътскаго пониманія, не испорченнаго грустными мелочами будничнаго дня. Около меня на полу храпитъ Митяй. Ночь прежнему тусклыми черными глазами смотритъ въ избу. Тяжелыя дождевыя капли ударяютъ въ оконныя стекла, а тъ звенятъ такъ тоскливо, такъ грустно. На дворъ вътеръ поетъ свою заунывную похоронную пъсню. И чудится мнъ, что это не вътеръ воетъ, это плачутъ несчастныя матери, прощаясь навсегда съ тъмъ, что для нихъ было дороже всего на свътъ; и чудится мнъ, что это не стекла звенятъ и стонутъ такъ жалостно, такъ грустно, что то раздаются слабые предсмертные стоны умирающихъ дътей, — дътей своей отчизны, которыя, можетъ быть, не сознаютъ всей ве-

Чуть только первый лучъ свъта заглянулъ въ наши окна, Митяй, уже затянутый въ полный дорожный костюмъ, будилъ меня.

— Лошади готовы, ъхать надо! Въ домъ всъ уже проснулись: плакала Афроська, стоналъ Васютка, Авдотья копошилась около печи, а въ углу, роясь въ какой-то дырявой корзинъ, сидъла несчастная старуха и плакала. Она такъ была занята своимъ дъломъ, что не обращала ни на насъ, ни на что окружающее вообще никакого вниманія.

Лошади были поданы. Я сълъ въ телъгу, плотнъе укутываясь своимъ плащемъ.

— Трогай!—закричалъ Митяй и стегнулъ пристяжную. Лошади, отдохнувшія за ночь, быстро понесли

насъ впередъ,—и скоро печальный ночлегъ былъ уже далеко позади насъ. День былъ такой-же, какъ и вчера, пасмурный. Падалъ дождь своими грузными, тяжелыми каплями: но мнъ казалось почему-то, что это—не дождь, а слезы, слезы не-

счастныхъ матерей и невольно приходили на умъ слова поэта:

> Имъ не забыть своихъ дътей, Погибшихъ на кровавой нивъ, Какъ не поднять плакучей ивъ Своихъ поникнувшихъ вътвей!

> > И. Сынковскій.



# На среднев вковые мотивы.

(Съ испанскаго).

За кладбищемъ, гдѣ широко Степь песками залита, Позабыта, одинока, Есть могила безъ креста. И надъ насыпью могильной, Гдѣ невѣдомый лежитъ, Не курился дымъ кадильный, Не звучалъ тоской безсильной Хоръ печальныхъ панихидъ. Кто, покинувъ міръ страданій, Легъ въ пески навѣки спать, Какъ онъ умеръ,—изъ преданій Развѣ можно разузнать...

Имя павшаго случайно Сохранилъ угрюмый людъ. Имя это, словно тайну, Шопоткомъ передаютъ. Погоди—зажжется пламя Наступающаго дня,— Холмъ покроется цвѣтами, Разольются надъ полями Гимны, полные огня. Внуку дѣдъ надъ той могилой Скажетъ все,—и пылкій внукъ Самъ захочетъ юной силой Страстной битвы, славныхъ мукъ...

И. Мордвиновъ.





## Происхождение современной Россіи.



## .4 \_

### Иванъ Грозный.

Историческій очеркъ К. ВАЛИШЕВСКАГО.

(Окончаніе).

III. Завоеваніе Сибири.—Ермакъ.—Колонивація.—Строгановы.—Казаки.—Подвиги Ермака въ Сибири.

Слово "Сибирь" впервые встръчается въ русскихъ документахъ лишь во второй половинъ XV-го въка въ примъненіи къ извъстной части нынъшней Тобольской губерніи, находившейся вплоть до XVI-го въка во власти татарскихъ хановъ. Но еще задолго до этого времени руслюди бывали на Уральскаго хребта и селились въ рѣкъ Пе**м** фстностяхъ бассейна чоры и Оби. Уже въ ХІ въкъ Новгородцы во время одной изъ своихъ смълыхъ экспедицій дошли до Уральскихъ горъ, а въ XII въкъ они уже завязали регулярныя торговыя сношенія съ Югрой, подъ какимъ наименованіемъ разумъли даже и въ XIV въкъ всъ земли, лежащія по ту сторону Уральскихъ горъ. Югричи

даже платили новгородцамъ ежегодную дань мъхами и серебромъ, добываемымъ изъ пріисковъ Уральскихъ горъ; эти пріиски были извъстны тогда подъ названіемъ "Чудскія Копи".

Послъ паденія Новгорода, Московскіе князья продолжали дізло покоренія Сибири, но уже не мирнымъ, торговымъ путемъ, а путемъ завоеваній, начавъ въ 1472 г. съ завоеванія Перми; позднъе, въ 1483 г., Московская рать проникла по одному изъ притоковъ Иртыша и затъмъ по Иртышу въ бассейнъ ръки Оби и принудила князей Югры и Вогуловъ покориться великому Князю. Московскому и обязаться платить ему ежегодную дань. Но въ 1499 г. Москвъ пришлось снова завоевывать силою оружія то, что они уже пріобрѣли раньще.

Впрочемъ, всъ эти обязательства, вырванныя силой у татарскихъ хановъ и князей, владъвшихъ тогда

Сибирью, не вели ни къ чему, такъ какъ не исполнялись ими подъ различными предлогами и отговорками.

Когда же Иванъ отвлекся войной съ Ливоніей, то положеніе дѣлъ въ Сибири совершенно испортилось и дошло до того, что даже посланнаго царя убили и совершенно перестали признавать авторитетъ Москвы. Серьезныхъ результатовъ на этой дальней окраинъ можно было добиться только совершенно инымъ путемъ, путемъ упорной мирной колонизаціи, къ чему представлялось много случаевъ и поводовъ.

Согласно русской пословицъ "рыба ищетъ гдъ глубже, а человъкъ, гдъ лучше", русскіе люди всегда склонны искать "гдп лучше". Въ этихъ словахъ сказалась великая колонизаторская способность русскаго народа и его ръшительная склонность къ перекочевкамъ съ мъста своего рожденія на другія мъста, въ поискахъ "гдт лучше". Другая русская пословица говоритъ, что "тамъ хорошо, гдт наст нттт"! Вотъ они и шли туда, "гдп наст нттт". Но почему же тогда, -- спросятъ, -- не заселились земли бассейна Печоры русскими выходцами? Потому, что всъ московскіе люди были по преимуществу хлъбопашцы, а здъсь для нихъ не представлялось тогда ничего заманчиваго; — только торговое промышленное населеніе могло бы съ успъхомъ основаться на этой землъ; надо было, чтобы явились Строгановы, эти частные предприниматели, сумъвшіе сгруппировать вокругъ себя эти кочующія толпы обездоленнаго русскаго населенія, которымъ не подъ силу было прокормиться въ предълахъ государства Московскаго и которые охотно шли къ Строгановымъ на берега Камы, гдъ находили себъ заработокъ и пропитаніе.

Эти Строгановы съ очень давнихъ временъ пользовались особаго рода привилегіями, предоставлявшими имъ право заселять пустыри и пустыя земли въ бассейнахъ Устюга и Вятки.

Соціальное и юридическое положеніе Строгановыхъ и по сіе еще остается не вполнъ выясненными; согласно однимъ источникамъ родъ Строгановыхъ причисляется числу родовъ, родственныхъ знатному роду Добрыниныхъ; по историческимъ-же даннымъ Строгановы отнесены къ сословію торговому или крестьянскому, что подревне-московскимъ законамъ былоодно и то-же. Во всякомъ случаъ Строгановы не были ни боярами, ни служилыми людьми, хотя въ своихъ владъніяхъ, т. е. на земляхъ, принадлежащихъ имъ, они пользовались совершенно исключительными правами, какъ то правомъ суда и расправы надъ всъмъ населеніемъ ихъ обширныхъ земель, правомъ строить города и укръпленія, правда, съ согласія царя, правомъ содержать свое войска и лить пушки, самолично воевать съ сибирскими ханами и безпошлинно торговать съ азіатскими народами. Такимъ образомъ они принадлежали и къ земледъльческому, и къ торговому сословію, но высшаго разряда, такъ что, хотя Строгановыхъ и причисляли къ "гостямъ", но не смъшивали съ ними, и, какъ этовидно изъ документовъ того вресемья Строгановыхъ одна представляла собой какъ-бы особую касту, особый соціальный классъ.

Громадныя владенія Строгановыхъ, раскинувшіяся по Кам' и Уралу, неръдко подвергались нападеніямъ Черемисовъ, Башкиръ и другихъ полу-дикихъ племенъ, обитавшихъ по сосъдству. Съ разръшенія царя Ивана и даже по его предложенію эти смълые колонизаторы призвали къ себъ на службу и вооружили казаковъ и Остяковъ съ цѣлью отражать эти нападенія. Преслъдуя непріятеля, казаки незамътно проникли по ту сторону Уральскаго хребта и такимъ образомъ положили первое начало той легендарной эпопеъ, которую мы называемъ покореніемъ Сибири.

Digitized by Google

Поссорившись съ однимъ изъ царствовавшихъ тогда по ту сторону Урала хановъ, нъкій татарскій ханъ Киргизъ Кайсацкаго происхожденія, по прозванію Кучумъ, основалъ новое ханство, покоривъ себъ нъкоторыя племена Остяковъ и Башкиръ; вскоръ царство его стало сравнительно сильнымъ и могущественнымъ ханствомъ, столица котораго получила названіе Сибирь, или Искеръ.

Кучумъ, встревоженный Этотъ быстрыми успъхами Строгановыхъ, своихъ ближайшихъ сосъдей, и ревниво оберегая свою независимость, поручилъ сыну своему царевичу Махметкулу напасть на русскія поселенія и по возможности разгромить и уничтожить укръпленія и кръпости, воздвигнутыя Строгановыми. Ввиду грозящей имъ столь серьезной опасности Строгановы ръшились прибъгнуть къ помощи казаковъ, населявшихъ станицы по низовьямъ Дона. Эти станицы, какъ извъстно, служили убъжищемъ для всякаго бродячаго и темнаго люда. и населеніе ихъ представляло собою нъчто среднее между разбойничьей шайкой И воинскимъ отрядомъ. Большинство этихъ станичниковъ только чудомъ избъгло висълицы или рукъ палача.

Польстясь на заманчивыя предложенія Строгановыхъ, цѣлыя толпы этихъ казаковъ охотно двинулись къ берегамъ Камы; въ числѣ этихъ смѣлыхъ и буйныхъ рыцарей былъ и столь прославленный впослѣдствіи Ермакъ Тимофеевичъ, считающійся и теперь еще покорителемъ Сибири, случайный удачникъ, ставшій легендарнымъ героемъ русскаго народа.

Слово "казакъ" татарскаго происхожденія и первоначально означало всякаго бродячаго человъка, не прикръпленнаго къ землъ. Этотъ недовольный своей судьбою и окружающими условіями жизни людъ, въ поискахъ новаго идеала, безпечальной и вольной жизни сначала уходилъ куда глаза глядятъ, въ лъса и въ степи, и тамъ образовывалъ во-

оруженныя шайки и разбойничьи поселенія, промышляя главнымъ образомъ грабежамъ. Такіе люди назывались даже оффиціально "воровскими казаками".

При тогдашнихъ условіяхъ и отсутствій опреділенных границъ госудьбъ было угодно. суларства. чтобы это населеніе, номинально находившееся въ зависимости отъ государства и подчиненное всъмъ его законамъ, но въ сущности совершенно независимое, сдълалось, такъ сказать, колоновожатыми русскаго колонизаціоннаго движенія. Въ царствованіе Василія Рязанскіе казаки проложили себъ дорогу на Донъ, основались на немъ и затъмъ двинулись дальше, ставъ грозой для Крымскихъ, Азовскихъ и Ногайскихъ татаръ. Вскоръ на Донъ стали стекаться вольные и подневольные люди со всъхъконцовъгосударства; казачество не только тревожило татаръ, но временами отправлялось Волгу и здъсь на своихъ быстрыхъ "чайкахъ" (челнокахъ) грабило русскихъ купцовъ, вызывая со стороны правительства вооруженную расправу. Тъмъ не менъе Строгановы, съ согласія царя, призвали къ себъ на службу этихъ удальцовъразбойниковъ съ ихъ знаменитыми атаманами Иваномъ Кольцо и Ермакомъ Тимофеевичемъ.

Относительно имени последняго и по сіе время еще не выяснено, является-ли оно искаженіемъ православнаго имени Ермолай или прозвищемъ, присвоеннымъ низшаго разряда кашеварамъ въ станицахъ, такъ какъ на волжскомъ наръчіи слово означаетъ котелъ "ермакъ" варки каши. Вмъстъ съ тъмъ въ новгородскихъ спискахъ населенія встръчается уменьшительное "Ермошка" и "Ермашка", которое, повидимому, тамъ было весьма обычно.

1-го сентября 1581 г. казаки подъ начальствомъ удалого Ермака, перешли по слъдамъ прежнихъ походовъ Уралъ съ намъреніемъ напасть на

Кучума въ его странъ и отбить у него охоту къ дальнъйшимъ набъгамъ на русскія поселенія и укръпленія. Одновременно съ этимъ походомъ Ермака татарскій ханъ Пелыма напалъ на Пермь, и воевода Пермскій обратился за содъйствіемъ къ Строгановымъ. Но тъ не могли оказать ему помощи, такъ большая часть ихъ войска ушла съ Ермакомъ и его казаками. Воевода послалъ тогда жалобу Ивану, и царь, относившійся къ этому новому походу Ермака въ Сибирь съ полнымъ пренебреженіемъ, какъ и ко всъмъ предыдущимъ подобнымъ экспедиціямъ и не придававшій ему никакого серьезнаго значенія, обвинилъ Строгановыхъ въ измънъ и отправилъ въ Пермь приказаніе немедленно воротить Ермака и его товарищей, но исполнить этотъ приказъ оказалось невозможнымъ, такъ какъ Ермакъ былъ уже далеко.

Высланный Кучумомъ навстръчу казакамъ Махметкулъ былъ до того пораженъ видомъ огнестръльнаго оружія, котораго ни онъ, ни его татары и киргизы никогда не видали, что одинъ видъ ружей произвелъ среди нихъ страшную панику. На Иртышъ Ермакъ разбилъ на голову Кучума, въ первыхъ числахъ октября овладълъ его столицей и остался въ ней зимовать. Весною казаки полонили Махметкула и стали покорять одинъ за другимъ мелкіе татарскіе улусы по берегамъ Иртыша и Оби. Послъ цълаго ряда блестящихъ успъховъ Ермакъ ръшилъ дать знать о себъ Строгановымъ и мому Царю, къ которому и отправилъ атамана Ивана Кольцо.

Хотя Иванъ Кольцо былъ завъдомый разбойникъ, бъжавшій отъ палача, тъмъ не менъе царь принялъ его ласково, не упоминая объ его винъ, и отослалъ его обратно съ богатыми дарами: двумя золочеными кальчугами и бронями, серебряннымъ кубкомъ и шубой съ царскаго плеча; одновременно съ этимъ онъ приказалъ своимъ воеводамъ, Бол-

ховскому и Глухову, присоединить къ государству Московскому земли, отнятыя Ермакомъ у Кучума.

Такъ это было всегда: впередъвысылали казаковъ; если они терпъли неудачу, и предпріятіе не приводило къ желаемымъ результатамъ, отънихъ отказывались, называя ихъразбойниками и царскими ослушниками; если же ихъ предпр!ятіе увънчивалось успъхомъ, то Москва спъшила присвоить себъ плоды ихъпобъдъ.

Однако, Грозному не суждено было узнать, какая участь постигла его уполномоченныхъ, и какая трагическая развязка ожидала героя, стяжавшаго себъ безсмертіе въ народной легендъ. Въ августъ 1584 г. будучи захваченъ врасплохъ ночною порой на берегахъ Иртыша, отважный вождь казаковъ искалъспасенія отъ враговъ и переплывая Иртышъ, погибъ отъ тяжести своей кольчуги и доспъховъ.

Преданіе гласитъ, татары, что узнавъ его тъло по золоченымъ доспъхамъ, выловили его, когда оновсплыло, и водрузили его на высокій: помостъ. Здъсь оно въ теченіе шести недъль служило имъ мишенью для стръльбы. Надъ прахомъ героя носились стаи хищныхъ птицъ, но ни одна изъ нихъ не ръшалась коснуться его, кромъ того, страшныя видънія появлялись около смертныхъ остатковъ Ермака, такъ что охваченные ужасомътатары, чтобы умилостивить тень умершаго, решили сделать ему великол впныя похороны, во время которыхъ было заколото 30 тучныхъ быковъ и съъдено на его поминкахъ. Но и послъ того надъ его прахомъ творились чудеса: --- огненный столбъ взвился надъ его могилой и колыхался въ воздухъ, -- грозные непонятные голоса завывали Татарскіе муллы ръшили кругъ. зарыть его въ землю и скрыть его могилу, чтобы никто никогда не могъ розыскать праха героя.

Замъчательно, что изъ уполномоченныхъ Ивана—Болховской умеръ

въпути, а Глуховъ принужденъ былъ, не солоно-хлебавши, вернуться обратно, такъ что блестящіе успъхи Ермака въ сущности не привели ни къ чему, и въ результатъ эта экспедиція казаковъ ничъмъ не отличалась отъ десятка другихъ подобныхъ экспедицій, бывшихъ раньше. Между тъмъ легенда окружила яркимъ ореоломъ личность удалого казака Ермака Тимофеевича и его подвигъ, присвоила ему имя покорителя Сибири и поставила его имя наравнъ съ именами Кортеса и Колумба.

Но легенда—великая сила; она породила послъдователей Ермаку, она толкнула другихъ на этотъ путъ покоренія Сибири, а за этими отважными казаками шли незамътно, слъдомъ истинные завоеватели Сибири—Строгановы со своей арміей промышленнаго и рабочаго люда, шли скромные поселенцы, вносившіе въ эту дикую страну свою культуру и свой трудъ.

Когда въсть о катастрофъ, пресъкшей блестящіе успъхи казаковъ по ту сторону Урала, достигла Москвы, Ивана уже не было въ живыхъ, но прежде, чъмъ закончить этотъ очеркъ печальными подробностями не лишенной глубокаго трагизма кончины этого государя, скажемъ нъсколько словъ объ особенностяхъ и ужасахъ той среды, двора и семьи, въ которыхъ жилъ и вращался Иванъ.

IV. — Дворъ и интимная живнь Гровнаго. Александровская слобода. — Домашній обиходъ Ивана. — Царская семья.

Первое впечатльніе Ченслора, когда онъ прибылъ въ Москву, было отчасти восхищеніе и удивленіе, отчасти удивленіе и разочарованіе. Городъ показался ему болье обширнымъ, чьмъ Лондонъ его времени, но никакого великольпія и богатства въ немъ онъ не нашелъ, и даже самый Кремль, по его словамъ, поражалъ скоръе отсутствіемъ всего

того, что можно было ожидать отъ него даже Золотая Палата походила скоръе на лачугу, чъмъ на дворецъ. Въ то же время Кремль со своей знаменитой стъной представлялъ собою нъчто очень своеобразное. Большая тронная зала дворца съ низкими сводами, покоящимися на одномъ низкомъ массивномъ столбъ или колонкъ, мало соотвътствовала великольпію царскихъ пріемовъ, для которыхъ она предназначалась. Въ большинствъ случаевъ царь принималъ пословъ и другихъ именитыхъ иностранцевъ въ другой, еще болве твсной и скромной заль, обставленной почти исключительно деревянными скамьями и поставцами; вся же роскошь убранства заключалась въ ценныхъ персидскихъ ковутвари рахъ И серебряной поставцахъ, да золотыхъ ризахъ иконъ, украшенныхъ драгоцънными камнями.

Если върить запискамъ Маскъвича, писаннымъ въ 1594 г., то въ главной залѣ дворца стояла маленькая чугунная переносная печь, нагрѣвавшая это дворцовое помѣщеніе. Въ XVI въкъ Кремль, какъ и въ настоящее время, былъ главнымъ образомъ сборищемъ церквей и монастырей въ которыхъ терялся и исчезалъ дворецъ. Таково быпервое впечатлъніе Ченслора, когда онъ очутился въ присутствіи Царя, — то впечатлівніе получилось совершенно иное: онъ видълъ блескъ и роскошь Валуа и Тюдоровъ, и тъмъ не менъе былъ пораженъ тъмъ, что онъ увидълъ здѣсь.

Самъ Государь, этотъ человъкъ сидъвшій на тронъ, поддерживаемомъ 4 апокалипсическими животными, походилъ скоръе на первосвященника, чъмъ на свътскаго государя. Даже спустя 20 лътъ Поссевино, при видъ Ивана въ длиннополой одеждъ монашескаго покроя, въ тіаръ и съ посохомъ въ рукъ, вообразилъ, что находится въ присутствіи другого, православнаго

Папы, Царя—Патріарха, rex sacrorum. Икона Богоматери надъ трономъ, икона Спасителя по правую руку и кругомъ на ствнахъ и на сводахъ потолка изображенія библейскихъ сюжетовъ, --- все это еще болъе усиливало это впечатлъніе, придавая дворцовой палатъ видъ храма. Юные оруженосцы съ блестящими топориками, или алебардами, правда, стояли по бокамъ трона, но они стояли неподвижно, какъ каменныя изваянія; къ томуже въдь и римскій первосвященникъ также всегда имълъ своихъ аллебардійцевъ и тълохранителей. При этомъ кругомъ царила такая мертвая тишина, что если бы не видъть передъ собою эти тъсные ряды стражей въ длинныхъ бълыхъ кафтанахъ и высокихъ мъховыхъ шапкахъ, походившихъ скоръе на Левитовъ, чѣмъ на солдатъ, этихъ осанистыхъ бояръ и сановниковъ, длиннобородыхъ и степенныхъ, можно-было бы думать, что палата пуста, что въ ней нътъ ни души.

Если самый дворецъ казался слишкомъ скромнымъ для Московскаго Государя, то окружающій его дворъ превосходилъ своею роскошью и богатствомъ все, что когда либо видъли иностранцы при дворъ другихъ государей. Здъсь были цълыя толпы придворныхъ, одвтыхъ въ золотыя парчи и драгоцвиные мвха, съ цълымъ дождемъ драгоцънныхъ самоцвътныхъ камней. Сплошной ствной заполняли эти люди палату, съни, переходы, лъстницу и крыльцо. Государь занималь верхъ дворца, остальныя части дворца, нижній этажъ и всъ флигеля и постройки, отведены были подъ приказы. Ихъ насчитывалось до сорока, и каждый изъ нихъ дълился на палаты. Эти приказы были своего рода независимыя другъ отъ друга министерства. Кромъ приказовъ, существовали еще различныя менъе важныя учрежденія, — или дворы: житный дворъ, кормовой дворъ, хлъбный дворъ и т. д.

Придворныхъ чиновъ было также очень много; были и стольники, и кравчіе, и окольничьи, и подьячіе, думные дьяки, дворецкіе, или дворники. При дворъ же царицы всъ должности распредълялись исключительно между женщинами; у нея такъ же, какъ и у царя, были свои постельныя боярыни, мастерицы и дъвушки. На половинъ царицы самая большая и свътлая комната, называвшаяся "свътлицей", была, такъ сказать, рукодъльной комнатой; здъсь работали десятки вышивальщиць, бълошвеекъ и золотошвеекъ; кромъ того, на половинъ царицы была еще и иконописная палата, мастерская иконной живописи и вмъстъ съ тъмъ нъчто въ родъ академіи искусствъ.

Иванъ, какъ уже было сказано раньше, быль очень богатый Государь очень бъднаго народа. Когда Флетчеръ осматривалъ сокровищницу Грознаго, то ему казалось, что все это сонъ или галлюцинація: жемчугъ, изумруды, рубины и сапфиры лежали цълыми грудами, наравнъ съ грудами золотой и серебряной чеканной утвари, сотней золотыхъ кубковъ, украшенныхъ драгоцънными камнями. Накопляясь съ каждымъ годомъ, всъ эти богатства постоянно лежали безъ всякаго употребленія въ подвалахъ и тайникахъ и служили главнымъ образомъ для того, чтобы поражать иностранцевъ. Ченслору случилось присутствовать при отправленіи посольства Королю Польскому, и вотъ онъ увидълъ 500 всадниковъ, одътыхъ съ такимъ великолъпіемъ, что онъ едва могъ върить своимъ глазамъ. Всъ они были въ золотыхъ парчевыхъ кафтанахъ, чепраки подъ ними были бархатные, расшитые золотомъ, жемчугомъ и самоцвътными камнями. И всъ эти драгоцънности были взяты изъ велико-княжескихъ хранилищъ. Часто въ присутствіи чужестранныхъ пословъ-бояре, назначенные въ свиту, разоблачались, чтобы поразить иностранцевъ роскошью и богатствомъ своихъ нижнихъ одеждъ. Но нижнія и верхнія одежды, и шубы, и шапки,—все это принадлежало царю и по окончаніи торжества должно было вернуться обратно въ царскія кладовыя и чуланы "безъ пятенъ и изъяновъ", въ противномъ же случав виновникъ, погръшившій противъ этого требованія, подвергался штрафу.

За то въ этой роскоши было много недохватокъ и пробъловъ, такъ, напр. Дженкинсонъ, будучи приглашенъ къ царскому столу, кушалъ на золотой посудъ; золотые кубки и чары онъ цънилъ не менъе, какъ въ 400 фунтовъ стерлинговъ каждую, а ихъ было нъсколько десятковъ. Въ этотъ день Дженкинсонъ насчиталъ 300 человъкъ придворныхъ, одътыхъ въ золотую и серебряную парчу, прислуживавшихъ у стола. Царь дъльно кушалъ за особымъ столомъ изъ массивнаго золота. Одновременно приносилось по 100 золотыхъ или серебряныхъ блюдъ съ яствами, но у гостей за столомъ не было ни тарелокъ, ни приборовъ, а тъмъ менъе салфетокъ. Русскіе того времени обыкновенно носили при себъ на поясъ ложку и ножъ, а тарелки имъ замъняли тонкія лепешки изъ твста.

Посланные нъмецкаго Императора въ 1576 г. замъчали, что даже гостямъ, приглашеннымъ къ царскому столу въ числъ 200 человъкъ, также наравнъ съ служащими были розданы гостямъ изъ царской гардеробной парчевыя одежды и шубы собольи и бобровыя шапки, которые были замънены, какъ только гости заняли свои мъста за столомъ, бълыми плащами, отороченными горностаемъ.

Эти подробности чрезвычайно важны для исторіи страны, для развитія ея мысли и понятій: этимъ путемъ прочнъе внушалось народу сознаніе, что онъ самъ по себъ ничто и ничего не имъетъ, а все исходитъ отъ царя и его царской милости.

Самый церемоніалъ пира также способствовалъ этой цели: осенивъ

себя широкимъ крестомъ, царь накладывалъ себъ первый большую порцію мяса и затімь, отділяя оть нея куски, посылалъ наиболве почетнымъ гостямъ, наблюдая въ то же время, какъ слуги подносили остальнымъ, приговаривая каждому: "Царь тебъ это", при чемъ посылаетъ каждый вставаль и благодариль за царскую милость. То же самое повторялось и съ напитками, которые, словамъ всъхъ иностранцевъ, были превосходнаго качества; что же касается яствъ, то обильно приправленныя шафраномъ, сметаной и масломъ блюда, къ которымъ неизмънно подавались кислые огурцы и кислая капуста, обыкновенно производили на иностранцевъ скверное впечатлъніе, а обычай сидъть по 5 и по 6 часовъ за столомъ и отпивать изъ каждой чары и братины являлся положительнымъ мученіемъ даже для самыхъвыносливыхъ. Кромъ того, существовалъ еще обычай. чтобы послъ пира царь отправлялъ своимъ почетнымъ гостямъ на домъ еще добавочную порцію встах яствъ и напитковъ, которую тв должны были тутъ же, въ присутствіи царскаго посланнаго, раздълить съ нимъ. И чемъ почетне быль гость, темъ больше бывала и порція, присылаемая ему; такъ, напр., послу Императора послъ того, какъ онъ вернулся къ себъ отъ царскаго стола, было прислано: семь кубковъ романеи, столько-же рейнскаго вина, стольмускатнаго вина и бълаго ко-же французскаго, мальвазін, аликанта, винъ Канарскихъ острововъ, двънадцать жбановъ меду высшаго качества и семь-сотъ кружекъ меда второго качества, 8 жареныхъ лебедей и 8 журавлей съ прянностями; нъсколько пътуховъ съ имбиремъ и нъсколько фаршированныхъ пулярдокъ, нъсколько глухарей шафранной приправой, блюдо рябчиковъ въ сметанъ, блюдо утокъ съ огурцами, нъсколько гусей съ рисомъ, нъсколько фаршированныхъ зайцевъ съ лапшей и съ брюквой,

оленьи мозги, множество сладкихъ пироговъ и пироговъ съ мясомъ, ватрушекъ съ творогомъ и съ вареньемъ, затъмъ цълыя стопы блинчиковъ и блиновъ съ масломъ и съ рыбой и съ яицами и сладкихъ жилэ, битыхъ сливокъ и цълыя горы засахаренныхъ плодовъ и оръховъ. И все это тотчасъ же послъ объда, продолжавщагося 5 или 6 часовъ! Намъ, современнымъ людямъ, такія порціи кажутся положительно невъроятными.

Какъ при дворъ, такъ и въ частныхъ домахъ, пиры и кормежки, неумъренное употребленіе хмѣльнапитковъ и настоящія попойки являлись неизбъжными каждомъ празднествъ или торжествъ, такъ какъ представляли собою главное развлечение и время препровождение зажиточнаго класса. Впрочемъ, не смотря на проклятія и осужденія со стороны церкви всъхъ остальныхъ увеселеній, русскіе люди XII-го въка не отказывали себъ и въ другихъ забавахъ: существовала даже особая Потпиная палата; кромъ того, процвътали при дворъ царскомъ игры въ шашки, въ шахматы и въ карты, охоты съ борзыми и гончими, съ соколами и ястребами, охота на медвъдей и на волковъ. Въ первой половинъ своего царствованія Иванъ сильно увлекался этими забавами. Но затъмъ, удрученный государственными заботами, совершенно забросилъ охоту, и когда Баторій выразиль желаніе пріобръсти насколько красныхъ соколовъ, какіе, какъ говорятъ, водились въ царской охотъ, царь отвътилъ ему, что ихъ уже болъе не осталось, такъ какъ удрученный горемъ онъ уже больше не охотится. На вопросъ же Баторія, что бы онъ могъ принесть царю, чтобы порадовать его. Иванъ отвъчалъ: "добрыхъ коней, желъзныхъ шлемовъ, мъткихъ и легкихъ ружей по больше"!

Разбитый подъ Полоцкомъ, Грозный просилъ у своего побъдителя

только оружія, чтобы отплатить ему за свое униженіе.

Однако, хотя царь дъйствительно быль обременень горемъ и заботами, онъ продолжаль держать при себъ шутовъ и дураковъ, которые, до половины XVIII-го столътія, составляли непремънную принадлежность русскаго двора. Эти болъе или менъе остроумные и находчивые профессіональные забавники и увеселители, въ большинствъ случаевъ забавляли царя и его приближенныхъ непристойными, циничными шутками и выходками.

Вмъстъ съ тъмъ шуты, пользуясь правомъ говорить все, что имъ вздумается, не стъсняясь высказывали порой горькія истины и являлись какъ бы удовлетвореніемъ той потребности въ хлесткой сатиръ и критическомъ отношеніи къ окружающимъ явленіямъ, которыя присущи каждому обществу. Не стъсняясь ни Домостроемъ, ни порядкомъ двора, шуты вносили въ эту затхлую, удушливую атмосферу московской жизни лучъ свъта и струю свъжаго воздуха. Почти въ каждомъ знатномъ боярскомъ домъ былъ одинъ или нъсколько шутовъ; у Ивана же ихъ были десятки, и нъкоторымъ изъ нихъ приходилось дорого расплачиправо быть за паниваться за брата съ царемъ. Такъ, одному изъ нихъ царь за столомъ вылилъ миску горячихъ щей на голову, и когда несчастный сталъ кричать отъ боли, то царь, который быль уже пьянъ, ударилъ его своимъ кинжаломъ, и тотъ упалъ за мертво. Призвали тотчасъ-же лейбъ-медика царя, и Иванъ приказалъ ему вылъчить върнаго слугу, съ которымъ онъ неосторожно пошутилъ,---но никакая помощь не могла помочь тотъ былъ уже мертвъ.

Однажды на пріемѣ польскаго посла, въ тотъ моментъ, когда посолъ склонялся передъ нимъ, царь сорвалъ съ него головной уборъ и надѣлъ его на голову шута, приказавъ ему привътствовать себя по польскому обычаю, а когда шутъ, отговариваясь тъмъ, что не знаетъ польскаго обычая, уклонился отъ предложенной ему роли, царь лично принялся передразнивать посла, сопровождая свою неприличную выходку громкимъ смъхомъ и вынуждая всъхъ присутствующихъ вторить ему и вмъстъ съ нимъ издъваться надъ иностранцемъ.

Въ Александровской Слободъ всъ эти многообразные фазисы придворной жизни, приспособленной къ капризному, деспотическому нраву царя, выступали съ особенной яркостью, представляя собою одну изъ наиболъе странныхъ картинъ, запечатлънныхъ на страницахъ исторіи и завъщанныхъ ею на удивленіе недоумъвающему потомству.

Послъ большого пожара 1547. почти совершенно уничтожившаго Кремль, Иванъ на нъкоторое время переселился въ деревню Воробьево, пока ему въ Москвъ сооружали на скорую руку деревянный дворецъ и возобновляли пострадавшій отъ пожара каменный. Мало того, царь одно время задумалъ строить себъ дворецъ на Воздвиженкъ, близъ нынъшнихъ Троицкихъ воротъ, но въ сущности пребываніе въ Москвъ для Ивана было столь же ненавистно, какъ впослъдствіи и для Петра. Царю несравненно больше нравилось Коломенское и даже Вологда, несмотря на свою суровую и дикую природу. Здъсь Иванъ также построилъ себъ большой деревянный дворецъ, но вскоръ выборъ остановился на Александровской Слобод ф этом ъПлесси-ле-Туръ (Plessis-lés-Turs) Грознаго, гдъ знаменитый Малюта Скуратовъ былъ его Тристаномъ-Отшельникомъ. Часть монастырскихъ зданій нынфшняго Успенскаго монастыря въ Александровскъ, по словамъ преданія, представляетъ собою остатки исчезнувшаго безследно дворца Грознаго. монастырской Самый соборъ въ оградъ, несомнънно, принадлежитъ

времени Ивана Грознаго, и въ немъ находятся двери Новгородскаго Софійскаго собора, увезенныя оттуда послъ Новгородскаго погрома. Самое же монастырское зданіе, часть котораго отличается совершенно своеобразной архитектурой, поражаетъ насъ своими безчисленными глубокими подземельями, подземными ходами, бездонными колодцами, навъвающими страхъ и ужасъ на посътителей. Удивительно и странно, что эти ствны и этотъ городъ, пережившіе столько ужасовъ, одинаково молвны, и даже преданіе за не сохранило намъ никакихъ подробностей, могущихъ помочь освътить то, что здесь происходило и что играло такую замфтную роль въжизни такого замъчательнаго человъка, какъ царь Иванъ.

Въ глазахъ современниковъ Александровская Слобода была ничто иное, какъ разбойничье гнъздо, но, провъряя ихъ разсказы посредвомъ болъе достовърныхъ докуменствовъ и нъсколькихъ несомнънныхъфактовъ, можно составить себъ довольно върное представленіе о томъ, чъмъ въ дъйствительности было это обиталище.

Мы уже пытались разъяснить настоящій смыслъ и значеніе опричнины и отразить нъкоторыя чудовищныя обвиненія, взводимыя на нее.

Это было революціонное д'вло, имъвшее своимъ естественнымъ послъдствіемъ извъстный режимъ террора, впадавшаго въ неизбъжныя въ подобныхъ случаяхъ крайности. Эти сподвижники Ивана, къ которымъ онъ вынужденъ былъ прибъгнуть, взятые имъ частію изъ низшихъ словъ общества, не понимали великаго значенія того политическаго и соціальнаго переворота, которому они должны были способствовать, и часто не умъли отличить грубаго и дикаго насилія отъ энергичныхъ мъръ. Послушныя орудія воли і розраболѣпные царедворцы наго и капризнаго царя, они льстили его грубымъ инстинктамъ и способствовали ихъ развитію, склоняя его къ безобразнымъ излишествамъ; а къ послъднимъ онъ, несомнънно, былъ склоненъ по самой своей натуръ и дикому темпераменту, котораго никто не позаботился обуздать въ немъ во время его ранней молодости.

Преданіе и современная літопись сохранили многія имена этихъ сподвижниковъ, но ярче всъхъ среди нихъ выступаютъ имена Алексъя Басманова и сына его Өедора Басманова, князя Афанасія Вяземскаго, Василія Грязнова и, наконецъ, Григорія Лукіяновича Малюты-Скуратова Впослъдствіи самое видное мъсто въ числъ приближенныхъ царя занимали Богданъ Бъльскій и Басмановъ, особые любимцы и фавориты Грознаго, и, наконецъ, Борисъ Годуновъ, зять Скуратова и будущій царь, пользовавшійся особымъ довъріемъ Ивана.

Среди всѣхъ этихъ людей преданіе выдѣляетъ совершенно обосо-бленною фигурой брата царицы Настасьи, Никиту Романовича Захарьина, которому оно, неизвѣстно на какомъ основаніи, приписываетъ всевозможныя добродѣтели — честность, великодушіе, удивительный умъ и строгость нравовъ, которыя, кажется, даже какъ будго совершенно несовмѣстимы съ той средой, гдѣ онъ вращался.

Въ принципъ Александровская Слобода была, конечно, мъстомъ дикаго разгула, но Царь всегда былъсклоненъ къ монашеской жизни, и изаскетическія склонности **ВБ**СТНЫЯ отлично уживались у него съ нравственной распущенностью, не чуждой, впрочемъ, и монастырямъ въ его время. Мы видъли, что онъ пытался ввести въ монастыряхъ радикальную реформу и улучшить монастырскіе нравы, и вотъ весьма въроятно, что желаніе дать монахамъ личный примъръ строгаго соблюденія уставовъ внушило ему первую мысль того новаго режима своего двора, какой наблюдался въ Слободъ въ теченіе многихъ літь.

Опричнина сама по себъ носила характеръ братства: всъ опричники давали извъстную клятву, походившую нъсколько на монашескій объть; они покидали свътъ, отрекаясь отъ своей прежней жизни, прежнихъ связей и положенія и, наконецъ, самая слобода весьма походила на монастырь. Триста человъкъ наиболъе близкихъ къ царю опричниковъ должны были подчиняться строжайшему монастырскому уставу, представляя собою братію, игуменомъ которой былъ самъ царь. Присутствуя на всъхъ службахъ, отбивая безчисленные земные цоклоны, переряжаясь въ монашеское платье и клобуки, объдая за общею трапезой, соблюдая строго всв посты и раздавая весь остатокъ трапезы нищимъ, опричники, съ царемъ во главъ, вели, повидимому, строго монащескій образъ жизни. Но, наряду съ этимъ, въ ствнахъ этой обители устраивались пиры и дикія попойки, на которыхъ присутствовали и женщины. Въ глазахъ Ивана идеалъ монашеской жизни состоялъ, и въ глазахъ большинства его современниковъ, въ строгомъ исполненіи наружныхъ обрядовъ и усердномъ отбиваніи поклоновъ, долженствующихъ искупить всю мерзость, распущенность, дикаго разгула, излишества и распутства. И потому въ глазахъ Ивана эта непристойная пародія монастырской жизни являлась серьезнымъ дъломъ спасенія души. Доказательствомъ этого можеть служить посланіе Ивана къ Архимандриту Кирило-Бълозерскаго монастыря, въ которомъ ясно чувствуется, что человъкъ, писавшій это посланіе, искренно считаетъ себя монахомъ, добросовъстно исполняющимъ свой обътъ.

Посланіе это было вызвано слідующимъ обстоятельствомъ. Одинъ изъ трехъ братьевъ Шереметьевыхъ, Никита Васильевичъ, чтобы избізгнуть преслідованій и гнізва Ивана, обрушившагося на его семью, постригся въ монастырь принявъ имя



Іоны. Но въ то время на такого рода вынужденное обстоятельствами или насильственное постриженіе смотръли очень легко, и потому брать Іона, живя по сосъдству съ монастыремъ въ особомъ домъ, жилъ въ немъ припъваючи, благодаря своему громадному состоянію, часть котораго онъ записалъ на монастырь. Онъ держалъ роскошную кухню и большую дворню и отличался широкимъ гостепріимствомъ, пользуясь всеобщимъ расположеніемъмонастыря и окрестныхъ жителей.

Это было не единственное этомъ родъ исключеніе; весьма многіе изъ родовитыхъ монаховъ, сосланныхъ Иваномъ въ монастыри, жили точно также. Но v этихъ счастливцевъ были, конечно и завистники, и послъдніе донесли царю, какъ хорошо и привольно живется людямъ, заслужившимъ его немилость. И вотъ взбъщенный этимъ Иванъ пишетъ свое знаменитое посланіе къ игумену Бълозерскаго монастыря. Именуя себя, псомъ смердящимъ, погрязшимъ въ пьянствъ, развратъ, захлебнувшемся въ крови и разбояхъ", царь все же жестоко упрекаеть настоятеля и монастырь въ разныхъ попущеніяхъ и потворствахъ, которые они дозволяють накоторымь изъ братьевъ, и напоминаетъ монахамъ Бълозерскаго монастыря строгость ихъ устава и ихъ обязанность подчиняться ему.

Но при этомъ любопытно, что одновременно съ этимъ обличительнымъ посланіемъ царь прислалъ въ даръ монастырю золотую братину съ рельефнымъ изображеніемъ нагихъ женщинъ въ самыхъ соблазнительныхъ позахъ.

Таковъ былъ странный, противоръчивый духъ Александровской слободы. Царь самъ ходилъ звонить къ службъ съ своими сыновьями; и въ полночь всъ должны были собираться къ часамъ, за которыми присутствовалъ и самъ царь, какъ и ва всъми остальными службами въ теченіе дня. Въ 4 часа ночи всъ

снова собирались въ церкви утрени, продолжавшейся до 7-мм утра; въ 8 часовъ начиналась ранняя объдня, и царь самъ подавалъпримъръ, усердно отбивая поклоны. Въ полдень всв садились за трапезу, и царь читалъ вслухъ священное писаніе, а затъмъ, по окончаніи трапезы, начинался пиръ, часто переходившій въ дикую оргію, которую, однако, царь прерывалъ въ полномъ ея разгаръ, какъ только раздавался благовъстъ, сзывавшій къ вечернъ. Послъ вечерни Царь отправлялся въ свою опочивальню, гдв его ожидали трое слъпцовъ, на обязанности которыхъ лежало усыплять царя своими сказками, и въроятно, тъмъ умърять страхъ одиночества и ночной тишины, преслъдовавшій Грознаго, какъ только онъ оставался одинъ.

Въ продолжени дня царя отвлекали многостороннія заботы и развлеченія. Правда ли, что царь, выйдя изъ-за стола, отправлялся на допросы и въ продолжение цълыхъ часовъ наслаждался муками и пытками истязуемыхъ тамъ людей, что самъ даже подъ часъ принималъ на себя роль палача, -- что всегда сумугрюмый, онъ здѣсь Н вдругъ становился инымъ и упивался ужасами пытки до того, что егодикій, злорадный смъхъ порою заглушалъ вопли и стоны страдальцевъ? Конечно, это, пожалуй, было возможно, хотя никакихъ положительныхъ доказательствъ чего либоимъемъ. подобнаго мы не всякомъ случав, если даже это и было, то лишь, какъ единичный исключительный случай, а отнюдь. постоянное развлеченіе, иначе этотъ до крайности нервный и впечатлительный человъкъ, безъсомнънія, пришелъ бы очень скорокъ умопомъшательству. Царь забавлялся и развлекался, какъ намъизвъстно, скоморохами, фокусниками, учеными медвъдями, которые въ его время являлись излюбленнымъ развлеченіемъ всего русскаго народа.

Хорслей, которому, впрочемъ, нельзя вполнъ довърять, разсказываетъ, что семь толстыхъ монаховъ. обвиненныхъ въ измѣнѣ, по приказанію Ивана должны были побороть семь громадныхъ медвъдей, причемъ 6 изъ нихъ растерзали своихъ противниковъ на глазахъ царя собравшагося на эрълище народа, седьмой же монахъ оказался достаточно счастливымъ, чтобы одолъть своего косматаго противника. Гуаньини передаетъ другой сходный фактъ: каждый годъ, когда зима вступитъ въ свои права и ръка затянется льдомъ, все населеніе города или села спъшило на ръку, кататься съ горъ, повеселиться на снъгу и накупить сластей и пряниковъ въ ларькахъ, которые, какъ грибы, выростали на льду въ эти первые зимніе морозы, на утвху народу. Таковъ былъ обычай, и вотъ Гуаньини утверждаетъ, что царь имълъ обыкновеніе выпускать на этихъ мирныхъ, ни въ чемъ неповинныхъ гражданъ, забавы ради, своихъ цъпныхъ медвъдей. Допустимъ даже, что Ивану пришла когда нибудь такая дикая фантазія позабавиться веселящейся испугомъ безпечно толпы,---но чтобы это была привычка или заведенный обычай, этому трудно повърить. такъ какъ въ подобномъ случав или бы народъ пересталъ ходить на ръку, или-бы, привыкнувъ къ появленію медвъдей среди нихъ, пересталъ пугаться, и царь лишился бы своей забавы.

Но внъ всякой легенды Александровская Слобода оставила по себъ достаточно дурную славу по отношенію къ морали и чувству самой обычной стыдливости.

Адюльтеръ царилъ здѣсь безпрепятственно. Царь игуменъ, будучи супругомъ трехъ или четырехъ отвергнутыхъ женъ, не стѣснялся брать себѣ наложницъ безъ счета и въ разгарѣ дикихъ оргій давалъ полную волю своему необузданному темпераменту. Со смерти царицы Анастасіи семейная жизнь Ивана перестала походить на то, что предписывалось церковью и закономъ. На ряду съ этимъ, самый фактъ, его упорнаго и настойчиваго желанія все снова и снова вступать въбракъ, повидимому, опровергаетъ въроятіе преданія о томъ, что въ Александровскую слободу сгоняли женщинъ цълыми стадами; равно какъ и разсказы о многочисленномъ гаремъ, сопровождавшемъ повсюду Грознаго, не подтверждаются ничъмъ.

Вторая жена Ивана, черкешенка, Марія Темрюковна, какъ гласитъ преданіе, была женщина развращенная и распущенная, притомъ жестокая, дикая и мстительная. Спустя два года послъ ея смерти, выборъ царя палъ на дочь простого новгородскаго купца Марфу Собакину, но она прожила всего только двъ недъли послъ своего брака. Царь утверждалъ, что она была отравлена и умерла, не успъвъ стать его женою. Такимъ образомъ онъ хотълъ оправдать свой четвертый бракъ, котораго не допускаетъ православная церковь, но о которомъ уже помышлялъ Иванъ. Царь утверждалъ, что всъ три жены его были отравлены, а жить безъ жены онъ не можетъ, не впадая во гръхъ, что онъ думалъ уже уйти въ монастырь, но заботы о дътяхъ его и о государствъ не позволяютъ ему сдълать этого, удерживая его въ міру. Церковь низошла къ его настояніямъ, и въ 1572 г. онъ женился на Аннъ Колтовской, которую три года спустя постригъ подъ именемъ Дарьи, подъ предлогомъ, что она соучастница въ крамолъ.

Послѣ того царь взялъ себѣ двухъ наложницъ, одну за другой, которыя, однако, считались его женами, хотя для сожительства съ ними онъ испросилъ только разрѣшеніе своего духовника, который, вѣроятно, разсудилъ, что такія исключительныя натуры, требуютъ исключительнаго снисхожденія.

Преданіе окружило имена объихъ Ивана ореофаворитокъ романтизма, въроятно, поломъ участь той и другой TOMY, ЧТО необычайна. Василиса Мелентьевна была первоначально служанкой прежней его фаворитки Васильчиковой, затъмъ замъстила ее. Любовь царя не удовлетворяла Васильчикову; онъ внушалъ ей только страхъ, она сознавала, что ему любо только ея тъло, что въ душу онъ не желаетъ заглянуть, что она въ сущности совершенно чужда ему; что онъ желаетъ, требуетъ ея ласки, но самъ никогда не промолвитъ ей ласковаго слова. Когда царь началъ остывать къ ней, и она стала жаловаться ему на это и спрашивать его о причинъ, царь отвъчалъ: "Ты тощаешь; а тощихъ я не люблю"! Преданіе гласить, что замъненная Василисой Мелентьевой, Васильчикова прожила еще три года, заброшенная и забытая, умерла насильственною затъмъ смертью. Но и Василиса не долго пользовалась расположениемъ царя. Когда она увидала, что Иванъ начинаетъ охладъвать къ ней, то всячески старалась удержать его. Умная и проницательная, она постоянно говорила ему объ умерщихъ, заигрывая и прося развлеченій. Кромъ того, повидимому, она мечтала обольшемъ и выражала желаніе, чтобы ее величали царицей.

Преданіе упоминаетъ еще о третьей фавориткъ Ивана, Маріи Долгорукой, отвергнутой имъ послъ первой же ночи, по словамъ однихъ вслъдствіи подозрънія, что она любитъ одного изъ бояръ, по словамъ же другихъ, вслъдствіе того, что она оказалась не дъвственницей; по приказанію царя она была утоплена въ ръкъ въ золоченой колымагъ, которую четверка бъшеныхъ лошадей сбросила въ ръку.

Карьера красавицы Василисы Мелентьевой была также весьма печальна: ее въ полномъ расцвътъ красоты и молодости постригли на-

сильственно въ монастырь, такъ какъ Иванъ замътилъ, что она стала заглядываться на молодого князя Ивана Девтелева, который за такую вину покончилъ жизнь на пыткъ.

Въ 1580 г. когда Баторій готовилъ свой второй побъдоносный походъ на Москву, Иванъ вступилъ въ седьмой или восьмой, болъе или менъе легальный бракъ, съ Маріей Нагой, дочерью одного изъ своихъ любимыхъ бояръ, которая вскоръ сдълалась матерью царевича Дмитрія. Почти одновременно царь женилъ своего младшаго сына Өедора на сестръ Бориса Годунова Ири--сп жа вы вы пон коте вы и дни слъдніе годы его жизни сосредоточились всв его нъжныя чувства, всъ привязанности, что, впрочемъ, не мъшало ему настойчиво искать руки Маріи Хастингсъ.

Изъ всего вышесказаннаго ясно, что семейная жизнь Грознаго не могла представлять собою ничего отраднаго, и семья его далеко не могла считаться образцовой семьей. Отъ своего перваго брака съ царицей Настасьей Иванъ им влъ двухъ сыновей. Младшій, Өедоръ, слабый и болъзненный, почти принимался въ разсчетъ, старшій же царевичъ Иванъ отличался большимъ сходствомъ съ отцомъ, какъ въ физическомъ, такъ и въ нравственномъ отношении и дълилъ съ нимъ и его занятія, и развлеченія.

Не менъе образованный и начитанный, царевичъ оставилъ прекрасно составленное и собственноручно имъ написанное житіе Св. Антонія; драгоцънная рукопись эта находится въ числъ бумагъ графа Ф. А. Толстого. Къ тридцати годомъ царевичъ былъ уже женатъ на третьей женъ.

Первой женою царевича была Евдокія Сабурова, а второю—Прасковья Солова; объ были отвергнуты и принуждены были идти въмонастырь: третья, Елена Шереметьева, была беременна въ тотъ

моментъ, когда Иванъ въ порывъ безразсуднаго гнъва убилъ ея мужа.

Причины, вызвавшія этотъ гнѣвъ царя, до настоящаго времени не вполнъ выяснены. Существуютъ двъ версіи, пожалуй, объ довольно правдоподобныя: по одной царевичъ, въ виду блестящихъ успъховъ Баторія, будто-бы позволиль себъ упрекнуть отца въ трусости и малодушіи и требоваль, чтобы отець далъ ему войско, съ которымъ онъ брался отразить врага. Это, конечно, возможно, но въ виду всеми подтверждаемаго и многократно доказапнаго единомыслія между отцомъ и сыномъ кажется менъе въроятнымъ, чъмъ вторая версія, которую подтверждаетъ и Поссевино, прибывшій въ Москву чуть не недізлю спустя послъ страшой драмы, разыгравшейся въ царской семьв. Эта версія такова.

Царь, встрътивъ свою сноху въ одномъ изъ внутреннихъ покоевъ дворца, замътивъ, что та не была пристойно одъта: въроятно, будучи беременна, молодая женщина не препоясалась поверхъ сорочки, какъ того требовала женская стыдливость того времени, и царь-игуменъ, аскетически настроенный въ этотъ моментъ, былъ до того возмущенъ этимъ упущеніемъ, что тутъ же оттаскалъ за волосы и побилъ свою сноху, которая въ ту же ночь преждевременно разръшилась отъ бремени выкидышемъ. Тогда царевичъ, разстроенный и взволнованный случившемся, сталъ будто-бы упрекать отца въ ръзкой, обидной формъ, и выведенный изъ себя, взбъшенный царь занесъ на сына свой ужасный посохъ. Страшное дъло свершилось, желъзное остріе пробило високъ царевича, —и тотъ упалъ обливаясь кровью..

Хотя это страшное преступленіе было безъ сомнънія невольнымъ, все же онъ превосходило мъру злодъйствъ, къ которымъ Иванъ пріучилъ и себя, и народъ, и своихъ окружающихъ. По словамъ Поссе-

вино, отчаяние Ивана было свыше всякой міры, царь плакаль и рыдалъ цълыя ночи на пролетъ, стоналъ и вылъ отъ душевной муки, какъ раненый на смерть звърь, а по утру сзываль боярь и объявдяль имъ, что не считаетъ себя болъе достойнымъ носить царскій візнецъ. Упомянувъ о слабоуміи царевича Өеодора, онъ молилъ ихъ избрать ему другого преемника. Бояре-же. опасаясь подвоха со стороны царя, умоляли его не отказываться отъ власти, не покидать своего царства, не оставлять своего народа въ сиротствъ.

Изъ всъхъ кровавыхъ картинъ и событій, которыми было столь богато царствованіе Ивана Грознаго, ни одно не запало такъ глубоко въсердце и въ душу русскаго народа, какъ это невольное сыно-убійство. Десятки пъсенъ и былинъпородила на эту тему народная фантазія.

Нъкоторыя изъ этихъ народныхъ былинъ даже совершенно исказили историческіе факты; такъ, напр., въ одной изъ нихъ жертвою царскаго гнъва является не царевичъ Иванъ, а царевичъ Өедоръ, оклеветанный Малютой—Скуратовымъ въ государственной измънъ, причемъ заступницей за него является царица Наталья (давно уже умершая) и братъ ея Никита Романовичъ. Въ другой версіи подобной же былины царь требуетъ, чтобы Өедору отрубили голову и воткнули голову на колънадъ его окномъ, чтобы у него вырвали сердце и печень и принесли. ихъ показать ему, или же по крайней мъръ принесли ему мечъ, обрызганный кровью его сына.

Все это сильно напоминаетъ и сказку про спящую царевну, и исторію Кира, спасеннаго посланными Остіага, и множество другихъ подобныхъ басней.

Не смотря на свое сходство съ отцомъ, а, можетъ бытъ, именно вслъдствіе этого сходства, царевичъ Иванъ былъ очень популяренъ, и

смерть его являлась для народа настоящимъ народнымъ горемъ, быть можетъ, еще потому, что она рушила надежды страны на ея будущее; въ немъ народъ видълъ достойнаго преемника отца; въ Өедоръ же Іоанновичъ, слабоумномъ и безвольномъ, или Дмитріи царевичъ, малолътнемъ ребенкъ, никто не могъ признать настоящаго наслъдника царства.

Правда, отъ своихъ многочисленныхъ наложницъ царь имълъ не мало побочныхъ сыновей, въ томъ числъ Өедора Басманова, красавца, смълаго и отважнаго, но жестокаго. Но всъ вообще эти побочныя дъти царя не были признаны таковыми ни царемъ, ни народомъ.

Послъ смерти сына царь больше прежняго привязался къ своей пріемной семь Годуновых товоря о Борисъ и его сестръ, онъ выражался такъ: "они что два перста руки моей". И этотъ человъкъ, никогда не знавшій жалости, повидипочувствовалъ на склонъ своей жизни непреодолимую потребность нъжности и любви. Но вмъстъ съ тъмъ онъ и болъе, чъмъ когда либо, искалъ забвенія въ безпримърныхъ пиршествахъ, въ дикихъ оргіяхъ, пьянствъ и развратъ, которые окончательно подрывали его нъкогда желъзное, но давно уже расшатанное здоровье.

V. Смерть Ивана.—Характеръ и темпераментъ.—Знаніе и умъ.—Взгляды и чувства. — Результаты царствованія Ивана.

Въ августъ 1582 г. Поссевино, вернувшійся изъ Москвы, высказывалъ мнѣніе, что царь Иванъ долго не проживетъ. Въ началъ 1584 г. тревожные симптомы страшной бользни царя взволновали его приближенныхъ. Его вспухшее тѣло издавало нестерпимое зловоніе; врачи признали разложеніе крови и, по словамъ Хорслея, астрологи, къ которымъ обратился тогда Богданъ Бѣльскій, предсказали день смерти

Грознаго. Царскій любимецъ, конечно, не посмълъ сообщить объ этомъ царю, но объявилъ астрологамъ, что если ихъ предсказаніе не оправдается, то ихъ сожгутъ живьемъ. Это, конечно, могло вынудить убійство или насильственную смерть, хотя Бѣльскій, безъ сомнѣнія, не подумалъ объ этомъ, но впослѣдствіи это дало поводъ подозрѣвать отравленіе, въ которомъ, послѣ воцаренія, обвиняли Бориса Годунова и его мнимыхъ сообщниковъ.

Хорслей передаетъ намъ сцену, характеризующую Ивана, гдъ самъ онъ былъ свидътелемъ. Умирающій царь въ послъднее время своей жизни особенно любилъ пребывать среди своихъ сокровищъ, точно желая насладиться предъ смертью. Однажды онъ пригласилъ англичанина сопровождать его въ его сокровищницу и сталъ останавливать его внимание на многихъ, по истинъ удивительныхъ драгоцвиностяхъ. объясняя ему лично ихъ ценность, ихъ достоинства и происхожденіе. Вдругъ, положивъ себъ на руку нъсколько очень цвиныхъ великолвпныхъ бирюзъ, онъ нъкоторое время внимательно присматривался нимъ, затъмъ обратился къ Хорслею: "Смотри, видишь, какъ онъ блъднъютъ, -- это значитъ, что я отравленъ; онъ предсказываютъ мнъ близкую смерть". Вслъдъ за этимъ онъ приказалъ принести себъ его скипетръ изъ рога единорога, считавшагося въ средніе въка обладающимъ цълебными свойствами противъ всякихъ болъзней и даже отравы. По приказанію царя его врачъ. долженъ былъ тутъ же очертить этимъ скипетромъ кругъ на столъ, а въ кругъ пустить нъсколькихъ пауковъ. Эти пауки очень скоро подохли, тогда какъ другіе, оставшіеся внъ круга, быстро забъгали и скрылись.

"Поздно,—проговорилъ спокойно царь,—и рогъ единорога уже не можетъ спасти меня", и онъ снова сталъ любоваться своими драгоцънными камнями, пересыпая ихъ между пальцами у себя на колъняхъ и заставляя присутствовавшихъ любоваться ихъ блескомъ и цвътомъ.

"Вотъ взгляни на этотъ брилліантъ, — снова обратился царь къ своему иностранному гостю, — это прекраснъйшій и драгоцъннъйшій изъ камней востока, и я никогда не умълъ цънить его; этотъ камень укрощаетъ гнъвъ и поборяетъ похоть... Онъ вызываетъ воздержаніе и цъломудріе... при этомъ Иванъ взглянулъ въ глаза своему собесъднику и вдругъдобавилъ: — мнъ дурно, я чувствую себя плохо... унесите меня отсюда... мы возвратимся еще разъ когда нибудъ"... на этотъ прервался разговоръ.

По словамъ Хорслея, въ день назначенный астрологами, какъ день кончины царя, т. е. 18-е марта 1584, Иванъ чувствовалъ себъ лучше, и Бъльскій не преминулъ припомнить предсказателямъ, что ихъ ожидаетъ, если они ошиблись. Но тъ возразили ему, что день кончается съ закатомъ. Взявъ ванну, царь почувствовалъ себя довольно бодрымъ и потребовавъ свою шахматную игру, пригласилъ Бориса Годунова сыграть съ нимъ партію. Преданіе говоритъ, что въ послъдніе дни своей жизни царь относился съ необычайной кротостью и ласковостью ко всѣмъ и наставлялъ сына своего быть кроткимъ и ласковымъ, избъгая войнъ съ христіанскими государями, просилъего уменьшить подати въ своемъ государствъ и возвратить свободу пленнымъ и всемъзаключеннымъ, Иванъ разставлялъ свои фигуры на шахматной доскъ, какъ вдругъ почувствовалъ сильную слабость, а минуту спустя началъ отходить.

Астрологи не обманулись. По просьбѣ умирающаго, его, по обычаю предковъ, постригли, и смиренный братъ Іона оставилъ тронъ Московскій Өеодору, а царскую власть Борису Годунову.

Теперь, когда мы выяснили безпристрастно, что такое быль пер-

вый царь Всея-Руси, закончимъ этотъ очеркъ, подчеркнувъ еще нъкоторыя характерныя черты этого столь трудно поддающаго върному описанію и настоящей оцънкъ—образа, окутаннаго туманомъ пристрастія и непониманія.

Благодаря неблагопріятнымъ условіямъ, мы въ сущности не можемъ претендовать на большее, какъ лишь на приблизительно върное и точное представленіе не только о самой загадочной и въ высшей степени сложной личности Ивана, но даже и объ его наружности. По свидътельствамъ русскихъ источниковъ, Иванъ былъ худъ и сухощавъ, иностранцы же утверждаютъ, что онъ былъ тученъ и жиренъ. Быть можеть, это объясняется тъмъ, что у нихъ были разныя представленія о томъ, что называется худобой и толщиной. Это тъмъ болъе возможно, что намъ достовърно извъстно, что московскіе люди того времени отличались положительно невиданной въ другихъ Европейскихъ странахъ толщиной. Относительно роста всъ въ одинъ голосъ утверждаютъ, что Иванъ былъ очень высокъ, превосходно и сильно сложенъ и вида очень величественнаго и внушительнаго, плечистъ. Но вмъстъ съ тъмъ, въ Троице-Сергіевской лавръ хранится кафтанъ, яко бы принадлежавшій Грозному; онъ по своимъ размърамъ могъ принадлежать лишь человъку сухощавому.

Теперь перейдемъ къ лицу. Изъ нѣсколькихъ далеко недостовѣрныхъ портретовъ, которые мы имѣемъ, едва ли можно составить вѣрное представленіе объ этомъ въ высшей степени ннтересномъ лицѣ, которое по свидѣтельству какъ русскихъ, такъ и иностранцевъ, знавшихъ его, было всегда блѣдно,—съ довольно длиннымъ тонкимъ горбатымъ носомъ, съ нервными подвижными ноздрями, съ небольшими сѣроголубыми глазами, часто измѣнявшими цвѣтъ, чрезвычайно живыми, умными и блестящими, съ проницатель-

нымъ то холоднымъ, то горячимъ, тнъвнымъ взглядомъ, съ длинными тонкими усами и густой, не особенно длинной, раздвоенной въ концъ русой бородой, впослъдствіи съ просъдью; волосы же на головъ царь постоянно брилъ. Во второй полоцарствованія, о которой мы имъемъ больше всего достовърныхъ данныхъ, обычное выражение его лица было мрачное и грозное, что, однако, не мъшало царю иногда заливаться громкимъ хохотомъ. Впрочемъ, эта послъдняя подробность можетъ скорве быть отнесена къ области нравственнаго облика Ивана, который, несмотря на всв старанія, по прежнему остается для насъ неразъяснимою загадкой.

Несомивнно, что Иванъ былъ энергиченъ, смълъ, ръшителенъ, и въ то же время мы имвемъ неоспоримое доказательство его робости, доходившей до трусости. Гордый до безумія, этотъ человъкъ былъ спосмиряться. Чрезвычайно способный, одаренный отъ природы выдающимся умомъ, онъ говорилъ и дълалъ иногда непростительныя глупости и пошлости. Многіе историки, останавливаясь въ недоумъніи передъ этой проблемой, съ радостью ухватились за мысль о психической болъзни Ивана. Хотя отецъ и дъдъ Ивана были люди вполнъ нормальные и уравновъшенные, можно было допустить извъстную наслъдственность со стороны прадъда его, Василія Темнаго, и матери его, Елены Глинской, женщины въ высшей степени нервной и болъзненной, и бабки Палеологъ, происходившей изъ развращеннаго и выродившагося рода Палеологовъ, у которыхъ сказывалось сильное предрасположеніе къ нервнымъ болъзнямъ; далъе, братъ Ивана, Юрій Васильевичъ, былъ умалишеннымъ, да и у самого царя было втрое меньше дътей, чъмъ женъ: старшій, Иванъ царевичъ, человъкъ жестокій, съ бъшенымъ нравомъ, второй Өедоръ, слабоумный и, наконецъ, Дмитрій,

страдавшій припадками падучей. Изъ всего этого слъдуетъ, что и Иванъ былъ ничто, какъ продуктъ вырожденія, одинъ изъ тъхъ "параноиковъ", которыхъ съ такимъ увлеченіемъ изучалъ Ломброзо.

Но такое ръшение задачи ровно ничего не ръщаетъ и не разъясняетъ.

Намъ кажется, что всъ попытки толкованія характера и темперамента Грознаго прежде всего страположительнымъ даютъ анахро низмомъ. Всъ смотръли на него, не какъ на человъка его времени, а какъ на нашего современника, какъ на человъка, который жилъ среди насъ и съ нами: всъ его дъйствія и поступки мы понимали и ценили съ этой точки зрвнія, упуская изъвиду ту историческую среду, гдв онъ создался и жилъ. Иванъ естественно былъ человъкомъ своего времени, своей эпохи, въ которой вездъ и во всемъ проявлялось отсутствіе логичности, дисциплины чувствъ и стремленій, какая путемъ постепенной интеллектуальной культуры тывается теперь вълюдяхъ. Иванъ IV и Людовикъ XI и др. ихъ современники, всъ они были люди "импульса", безконтрольныхъ порывовъ.

Съ высокимъ умомъ дъда и его. громадной энергіей, Иванъ соединялъ нервозность и пылкую страстность матери и ея горячій деспотическій нравъ. Хотя Иванъ не ръдко дъйствовалъ непослъдовательно и порывисто, тъмъ не менъе челозадумавшій и создавшій опричнину въ томъ смыслъ и значеніи, какъ онъ хотълъ дать и далъ, человъкъ, совершившій такой переломъ въ государственномъ строъ страны, какой совершилъ онъ, не могъ заслужить упрека въ отсутствіи твердой воли и послѣдовательности мыслей.

Что Адашевъ и Сильвестръ, равно какъ и царь Симеонъ, никогда, ни одной минуты не были властителями судебъ Московскаго государства, это теперь уже доказано. Что Иванъ былъ горячъ до того,

что при малъйшемъ возраженіи или противоръчіи, "испускалъ пъну" ,по выраженію Бушау, и что онъ иногда не могъ и не умълъ сдерживаться, это правда, но вмъстъ съ тъмъ онъ могъ быть при случаъ и сдержанъ превыше всякой мъры; какъ на примъръ, укажемъ его поведеніе въ борьбъ съ Баторіемъ, когда онъ то склонялся, то выпрямлялся, смотря по условіямъ, но упорно и настойчиво оспаривалъ каждую пядь, каждый малъйшій пунктъ уступки.

Не видя въ дътствъ ни любви, ни нъжности, ни даже уваженія къ окруженный постояннымъ страхомъ и ужасомъ, Иванъ пріобрълъ извъстную робость, переходившую иногда недовъріе къ себъ, иногда въ нервный страхъ и трусость передъ опасностью. Но человъкъ, умъвшій въ теченіе 20 льтъ бороться со всеми Курбскими своего государства, не могъ быть лодушнымъ трусомъ. Тъ же воспитатели его, постоянно льстившіе всъмъ его грубымъ инстинктамъ и потакавшіе его дурнымъ слабовиъсть съ тъмъ, оскорстямъ. бляя и попирая всв его хорошія чувства и побужденія, являются виновниками того, что Иванъ научился презирать и порою, при случаъ, даже ненавидъть людей. Его презръніе къ людямъ сказывалось ръшительно во всемъ. Правда, онъ былъ и золъ, и хитеръ, но эти свойства вызывали въ немъ желаніе отплатить за все то, что онъ вынесъ и выстрадалъ въ своей ранней молодости. Этотъ чуткій, впечатлительный, нервный и воспріимчивый юноша, имълъ непродолимое желаніе издъваться надъ людьми, когда онъ иначе не могъ заставить ихъ страдать, желаніе, убившее въ немъ всякое чувство состраданія и сожалънія къ людямъ. То самое чувство мы видимъ и у Петра, вызванное тъми же причинами, что и въ данномъ случаъ.

Не характерно-ли это отношеніе

царя къ одному изъ его любимыхъ опричниковъ, Василію Грязному, захваченному въ плънъ Татарами? Иванъ не сожалъетъ объ его участи, не сочувствуетъ ему, напротивъ, онъ издъвается надъ нимъ: "Надо было, Васюшка, не соваться такъ близко къ татарскимъ ставкамъ, а ужъ если полъзъ, такъ не спать, какъ сурокъ,--говоритъ онъ -Ты върно думалъ, что рыскаешь по завзжему полю со своими гончими, а вышло, что татары загнали. тебя, какъ зайца, и привязали къ торокамъ!.. Эти Крымцы не храпятъ, какъ вашъ братъ, и умъютъ обойти такихъ бабъ, какъ вы! Хотълъбы, чтобы они были на васъ похожи. Тогда я могъ бы быть увъренъ, что они не посмъютъ перейти за ръку, а тъмъ болъе грозить Москвъ. Впрочемъ, нослъ такого письма Иванъ все же послалъ выкупъ за Грязнаго.

Нѣкоторые историки хотѣли видъть въ бъщеныхъ взрывахъ гнъва Грознаго нъчто сходное съ характеромъ нормандскихъ "березарковъ , изливавшихъ свое бъщенство на скалы и камни, если данный моментъ не находилось поблизости болъе достойнаго противника. Но Иванъ не нормандецъ. это скоръе монголъ, дошедшій достепени мертваго раздраженія и столь-же коварный, какъ жестокій, хитрый и ловкій лицемъръ и безумный гордецъ; — онъ всегда зналъ, чего хотълъ, и добивался всегда только того, что было умно и разумно, хотя шелъ къ своей цъли: иногда такими окольными путями, которые недальновидному и непроницательному взгляду могутъ показаться не разумными. Бывало, что онъ даже переступалъ намъченную цъль, но это только вслъдствіе неумънья владъть собою.

Кромъ того, человъкъ, отвъдавшій крови, всегда ищетъ ея. А съ жаждой крови идутъ рука объ руку и плотскія страсти, такъ какъ видъ крови часто разжигаетъ въ насъ страсти, и вслъдъ за кровавыми сценами почти всегда слъдуютъ дикія оргіи и постыдный развратъ.

Вотъ чъмъ объясняется Алексан-

дровская Слобода!

Далъе, не слъдуетъ забывать ту историческую среду, ту эпоху, когда народился и жилъ Иванъ Грозный, и Соловьевъ безусловно не правъ, приводя въ примъръ свътлую личность митрополита Филиппа, бывшаго современникомъ Грознаго. Святые всегда представляли собою исключенія и во всъ въка и во всъ времена были святыми! Но былъ ли Иванъ обратнымъ исключеніемъ среди людей своего времени?

Былъ ли это исключительный извергъ, какъ Неронъ и Калигула? Докозательствомъ этого является то, что онъ могъ такъ спокойно, такъ безпрепятственно совершать свои страшныя дъла, не возмущая народнаго чувства. Онъ, конечно, усилилъ вокругъ себя ужасы звърскихъ инстинктовъ и привычекъ своего въка, онъ заронилъ въ почву русской жизни тъ кровавыя съмена, которыя впослъдствіи взошли во время убійства царевича Дмитрія, царствованія Лжедмитріевъ и въ страшное смутное время. Но, въдь, и Шуйскіе, и Курбскіе также пожинали только то, что сами посъяли, преподавъ ему презръніе къ достоинству и къ жизни человъка и пренебрежение ко всякой справедливости и закону.

Впрочемъ, воспитаніе и обученіе Ивана IV весьма мало отличалось отъ воспитанія и обученія большинства европейскихъ принцевъ того времени. Возьмемъ хотя бы молодость Донъ Карлоса, этого знаменитаго мучителя и истязателя животныхъ и людей, заставлявшаго ради своей забавы жарить птицъ живыми, или находившаго наслажденіе въ изувъчиваніи лошадей своей конюшни.

Многіе хотъли усмотръть признаки безумія, близкаго къ умопо-

мъшательству, въ склонности Ивана каяться въ своихъ гръхахъ и проступкахъ и даже преувеличиваніи ихъ, но въ сущности, эта черта встръчается не ръдко у людей, одаренныхъ всеми страстями, въ томъ числъ и страстью лицедъйствовать. Не то ли же самое дълаетъ и Лютеръ? Уже это одно говоритъ, что Иванъ былъ человъкъ съ высшимъ развитіемъ, человъкъ современный. Ни одинъ изъ русскихъ государей до него не имълъ этой потребности говорить во всеуслышаніе, вступать въ горячія пренія съ какимъ-нибудь бъглымъ бояриномъ или чужеземнымъ посломъ. какъ Иванъ. У него хватало смълости не только похваляться, но и бичевать себя, -и онъ дълалъ это съ извъстнымъ наслажденіемъ; сознаваясь и часто даже преувеличивая свой недостатокъ, онъ доказывалъ этимъ, что самъ питаетъ отвращение къ своимъ слабостямъ, а также и къ слабостямъ другихъ, и презираетъ тъхъ, кто погрязъ своихъ порокахъ.

При всемъ томъ Иванъ отличался

непомърною гордостью.

Его гордость и самомнъніе имъли, конечно, свои основанія: ни одинъ русскій государь до него не обладалъ такими обширными познаніями и не находился въ такихъ близ-. кихъ сношеніяхъ со столькими западными государями, какъ Кромъ того, при своемъ знаніи исторіи и географіи другихъ странъ, Иванъ могъ считать себя не только равнымъдругимъгосударямъ, но и выше ихъ; въдь, даже самъ императоръ былъ государь избранный, а не прирожденный, а султанъ не могъ похвастать происхожденіемъ Римскихъ цезарей.

Эта гордость и самомнъніе отчасти мъшали ему принимать болъе близкое личное участіе въ битвахъ, не говоря уже о томъ, что въ этомъ отношеніи онъ только слъдовалъ примъру своихъ предковъ. Александры Македонскіе и Аннибалы, Кар-

лы XII и Наполеоны,—всъ эти великія личности появляются и исчезають на историческомъ горизонть, какъ метеоры; для прочнаго же дъла, для созданія новаго государственнаго строя на прочныхъ основаніяхъ люди типа Рюриковичей несравненно полезнъе.

Не слѣдуетъ также забывать, что Иванъ все же по существу былъ полу-восточный государь, и эти черты восточной расы ярко сказывались въ той легкости, съ какою онъ переходилъ отъ надменной гордости къ униженному смиренію, когда того требовали измѣнившіеся обстоятельства. За то никакія несчастья и неудачи не могли окончательно пришибить его. Онъ склонялся лишь для того, чтобы, выждавъ благопріятный моментъ, воспрянуть еще выше.

Въ другихъ чертахъ Ивана одинаково ярко сказывается въ немъ европеецъ, человъкъ западной культуры: ему противна грубая лесть, онъ, хотя и издъвается на словахъ. но умъетъ въ душъ уважать врага, умъетъ всегда отдавать должное уму и знанію, и образованности. Иванъ, несомнънно, былъ не только самымъ культурнымъ человъкомъ своего времени среди своихъ соотечественниковъ, но даже и однимъ нихъ наиболъе культурныхъ просвъщеннъйшихъ людей среди современныхъ государей Европы, такъ какъ его любовь къ познаніямъ и наукамъ уже достаточно свидътельствуетъ о томъ.

Иванъ былъ чрезвычайно начитаннымъ и многосторонне-свъдующимъ человъкомъ; громадная доля всего имъ прочитаннаго удерживалась у него въ памяти. Всъ свободные отъ бремени государственныхъ дълъ и заботъ часы Иванъ посвящалъ чтенію, онъ читалъ все, что только попадало ему въ руки. Изъ его переписки съ Кубскимъ можно судить о тъхъ многостороннихъ познаніяхъ, какія умълъ себъ усвоить царь, а также и о томъ, какъ лов-

ко онъ умълъ при случат пользоваться этими знаніями. Вся эта пеперписка въ общей своей сложности можетъ быть названа большимъ памфлетомъ на бояръ и вмъстъ съ тъмъ блестящимъ трактатомъ оверховной власти

Многіе упрекали Ивана въ томъ, что онъ любилъ хвастать своими знаніями и потому всегда загромождалъ свою ръчь ненужными безчисленными ссылками и цитатами. Но если онъ дъйствительно былъ ораторъ витіеватый, то вмъсть съ тъмъ нельзя отрицать, что онъ обладалъ несомнъннымъ даромъ угадывать слабое мъсто своего противника и наносить ему всегда мъткіе и разительные удары, забрасывая его безчисленными цитатами, въ полной увъренности, что егооппонентъ не въ состояніи будетъ провърять ихъ. Онъ любитъ фосъ, но не прочь отъ лиризма. Пусть Ключевскій правъ, что во всей этой риторикъ больше искусства и фразы, чъмъ искренности и сердечнаго жара, но въдъ требовать полной искренности въ XVI въкъ, не успъвшемъ еще забыть схоластики, заразившей собою ръшительно все, было бы анахронизмомъ.

Что касается мивнія, высказаннаго Михайловскимъ и подчерпнутаго имъ, очевидно изъ дряннаго романа Федорова подъ заглавіемъ. ,Князь-Курбскій", будто переписка Ивана представляла собою коллективное произведеніе, въ которомъ принимали участіе ближніе бояре царя, — то она не выдерживаетъ никакой критики, и даже самъ Михайловскій сознается, что во всѣхъ посланіяхъ Ивана чувствуется полнъйшее единство мысли и настроенія, и на всемъ лежитъ ръзкій отпечатокъ индивидуальности автора.

Если Иванъ и не игралъ первой роли въ интеллектуальномъ движеніи своей эпохи, если въ той борьбъ, которая разгорълась между высокимъ нравственнымъ идеаломъ

съверныхъ отшельниковъ и грубой развращенностью большинства, онъ не стоялъ всецъло на сторонъ прекраснаго, т. е. чистаго идеализма, то все же онъ не былъ опорой и противоположной стороны. Западная культура была еще слишкомъ далека отъ Московскихъ понятій, и Россіи приходилось слишкомъ много нагонять своихъ ушедшихъ впередъ сосъдей, но Иванъ не смутился этимъ и не остановился редъ трудностью. Не долго думая, онъ прямо схватился за результаты этой культуры и сталъ заимствовать у своихъ сосъдей ихъ инженеровъ, печатниковъ, строителей, словомъ, прибъгнулъ къ тому, къ чему прибъгаютъ всъ отсталые народы, которымъ приходится много нагонять.

Нъкоторые біографы Ивана пробовали отрицать въ немъ всякую индивидуальность, т. е. самобытность, увъряя, будто онъ шелъ по стопамъ отца и дъда, слъдуя ихъ предначертаніямъ. Но, въроятно, они забыли, что изъ ничего, ничего не создавалось, что и Наполеонъ не изъ облаковъ почерпнулъ великіе элементы своего знаменитаго Кодекса, и что великія реформы начала царствованія Ивана обязаны своимъ осуществленіемъ Сильвестру и Адашеву. Но мы уже дъли, какіе люди были эти два любимца царя, видъли, какую незначительную роль они играли подлѣ него и только по его волъ; стоитъ внимательно прочитать "Стоглавъ", чтобы убъдиться, что эта книга написана тъмъ, кто впослъдствіи велъ переписку съ Курбскимъ, что въ ней сказался тотъже человъкъ, та же манера, тотъ же духъ и даже тотъ же своеобразный языкъ Царя.

Біографы не сумъли понять смысла и значенія опричнины; они отказывали Ивану въ томъ, что охотно были готовы приписать его сотрудникамъ, но Петръ Великій понялъ значеніе Ивана и ту крупную роль,

какую Грозный сыгралъ въ исторіи своего государства.

Иванъ IV былъ первымъ Московскимъ царемъ не потому только, что первый принялъ этотъ титулъ и сталъ требовать, чтобы всв признали его за нимъ, а главнымъ образомъ потому, что первый созналъ, что такое есть царь. Ни Василій, ни даже Иванъ III великій не додумались до конкретнаго смысла этого слова, до грандіозной идеи Государя, заимствующаго свою власть отъ Бога и отвътственнаго только передъ однимъ Богомъ, — Государя, одареннаго властью абсолютной, безраздъльной и безконтрольной, являющейся представительницей высшей власти и высшей мудрости Божества.

Такъ понималъ СВОЮ Иванъ и такою онъ представлялъ ее своему народу. Мало того, онъ еще добавилъ къ этому мысль или върнъе представленіе, котораго не дерзнулъ даже Петръ присвоить себъ, — Петръ признавалъ себъ первымъ слугою Государства, Иванъ ставилъ выше государства. знаемъ, — пишетъ Иванъ Баторію, что подобаетъ царямъ, но величіе это есть величіе государства; превыше же это величія стоитъ Государь этого государства, потому что Государь еще выше государства". Польша побъдила, и Москва вынуждена покориться ея воль, но царь стоитъ внъ этой необходимости, такъ какъ онъ недосягаемъ въ своемъ величіи. Это уже не только понятіе или представленіе, а скоръе даже чувство и сознаніе. Понятія и сознанія Ивана часто смѣшивали его критики, и вслъдствіе этого неръдко получался странный хаосъ въ сужденіяхъ о немъ. Поэтому слъдуетъ попытаться проанализировать сколько то и другое.

Грозный въ своей жизни много и сильно страдалъ. Причина этихъ страданій, которыя онъ иногда любилъ преувеличивать, какъ преувеличивалъ ръшительно все, была у него чисто нравственная, скрываясь

въ немъ самомъ, въ его душъ. То были съ одной стороны его болъзненно ясное сознаніе всъхъ недочетовъ, всего зла и всъхъ дефектовъ политической и соціальной организацію той страны, которою онъ былъ призванъ править, и столь же болъзненное и мучительное сознаніе своего безсилія искоренить это зло въ той мъръ, какъ онъ того желалъ. Это тяжелое чувство повторялось еще кромъ того и въ его внутренней личной жизни, въ болъзненномъ сознаніи своихъ слабостей и пороковъ, всю мерзость которыхъ онъ понималъ и въ которыхъ горько клялся даже публично, не находя, однако, въ себъ достаточно удержу, а главное не видя даже и настоящей надобности сдерживать себя, въроятно, придерживаясь пословицы: .Не согръшишь -- не покаешься! -покаешься, —не спасешься"!

Однако, тъ изъ историковъ, которые изображали Ивана одинокимъ, никъмъ не понятымъ человъкомъ, который одинъ только видълъ въ нравахъ и обычаяхъ своего времени ужасающіе симптомы растлівнія и научился ненавидътъ и презирать людей, дойдя въ своемъ одиночествъ до той степени озлобленія, которая въ сильномъ бъщенствъ разитъ и сокрушаетъ все, --- не правы. Иванъ вовсе не былъ такимъ единственнымъ стоящимъ выше уровня остальныхъ своихъ современниковъ, напр., Нила Сорскаго и его послъдователей, проповъдывавшихъ еще болъе высокіе идеалы, и въ этихъ людяхъ онъ всегда могъ, если бы пожелалъ, найти себъ поддержку и союзниковъ.

Напрасно Бестужевъ-Рюминъ силится представитъ Грознаго своего рода Гамлетомъ, склоннымъ по природъ своей къ отвлеченнымъ идеямъ и каждый разъ терпъвшимъ неудачу, когда изъ области отвлеченности переходиль въ область дъйствительности. Такого рода изображеніе Ивана есть прямое противоръчіе историческому. Неужели опричнина была абстракціей? Неуже-

ли Гамлетъ могъ бы перехитрить и обойти хитрыхъ и лукавыхъ бояръ и состязаться съ лучшими дипломатами своего времени, неуклонно преслъдуя свои цъли и задачи? Нътъ, въ отсутствіи или слабости воли Ивана упрекнуть нельзя. Онъ умълъ хотъть и умълъ приводить въ исполненіе то, что хотълъ. Нъкоторые думали видъть признакъ слабости воли въ томъ, что онъ поминутно избиралъ новыя орудія для осуществленія своихъ замысловъ и затъмъ разбивалъ ихъ, какъ игрушки, оказавшіеся непригодными, чтобы замънить ихъ другими столь же непригодными. Они хотъли видъть въ немъ мечтателя, теоретика; художника, умъвшаго понимать прекрасное и высокое, но не умъвшаго переходить отъ концепціи къ практическому осуществленію.

Но, очевидно, эти люди требуютъ, чтобы государь двлалъ все своими руками и самолично, а это нъчто не только невозможное, но даже и не желательное, такъ какъ тогда Государь слишкомъ раскидывался бы по мелочамъ и, уходя въ подробности, упускалъ бы изъ вида общій ходъ событій. А если Иванъ много говорилъ, то и это не признакъ того, чтобы онъ умълъ только говорить, а не умълъ дълать. Иванъ былъ сыномъ своего въка и говорилъ потому, что всъвокругънего говорили. Послъ того, какъ оформленная имъ теорія власти демократической и абсолютной восторжествовала бы въ его государствъ, заставивъ замолчать всъхъ Курбскихъ, смолкъбы и Иванъ. Но въ XVI въкъ онъ невольно долженъ былъ слъдовать этому всеобщему импульсу, толкавшему всъхъ мыслящихъ людей высказывать свои мысли.

Въ сущности Иванъ былъ столько же человъкомъ дъла, сколько и слова. Правда, чувство и впечатлительность играли громадную роль; порою Иванъ былъ даже сантименталенъ: такъ, напр., его idèe fixe переселиться въ Англію и, вступивъ

въ бракъ съ Маріей Хастингсъ, заключить съ Англіей союзъ противъ Баторія. Сантиментальность и впечатлительность сказывались даже въ самой личности Ивана, въ его манеръ держать себя, говорить и дъйствовать. И этотъ неудержимый пылъ и гнъвъ, эта порывистость его характера, проявлявшаяся во всемъ властная натура его, его поразительная мимика, красивые живописные жесты, и красивая то ласковая, то грозная рѣчь-создала изъ него въ народной фантазіи легендарнаго героя, въ родъ второго Ильи Муромца. Когда его не стало, и его желъзный скипетръ перешелъ въ слабыя руки, когда Грозный унесъ съ собой въ могилу тайну своего могущества и безграничной власти. народъ въ продолжение цълаго въка и даже больше не переставалъ воспъвать его, поэтизируя эту несомнънно крупную личность Царя, какихъ не было на Руси и какого ей не скоро суждено было дождаться.

Еще одной удивительной чертой Ивана было его чрезвычайно высокое мивніе о своихъ способностяхъ и дарованіяхъ, страннымъ образомъ уживавшееся въ немъ бокъ о бокъ съ постояннымъ недовъріемъ какъ къ другимъ, такъ и къ самому себъ. Иванъ считалъ себя одареннымъ многими талантами, если не всъми; являясь представителемъ рода завоевателей, онъ уже въ самомъ происхожденіи своемъ видълъ извъстное превосходство свое надъ народомъ, которымъ онъ правилъ; во власти своей онъ видълъ высшую, божественную власть, данную ему отъ Бога, и себя самого искренно мнилъ избранникомъ и помазанникомъ Божіимъ. Кромъ того, онъ считалъ себя вив своего народа и выше своего государства; по словамъ Костомарова, въ Вънскихъ Архивахъ будто бы хранится завъщание Царя, въ силу котораго онъ завъщалъ свое царство дому Габсбурговъ. Признаюсь, это кажется намъ весьма не вфроятнымъ, точно также какъ

то, что Фейтъ-Ценге увъряетъ, будто онъ слышалъ изъ устъ самого Ивана объ его Баварскомъ происхожденіи. Это послъднюю басню можно, пожалуй, отчасти объяснить желаніемъ Ивана искать корень слова бояринъ въ нъмецкомъ словъ "Ваиги" (Баварія), но не болъе того. Происхожденіе же царя Ивана Васильевича достовърно извъстно и ни въ какихъ коментаріяхъ не нуждается.

Въ заключение скажемъ нъсколько словъ о результатахъ этого бурнаго царствования и постараемся дать

ему настоящую оцънку.

Казни и избіенія, совершенныя по приказанію Ивана, были, несомнънно. очень преувеличены недоброжелателями царя и тъми историками, которые въ своихъвзглядахъ и сужденіяхъ объ Иванъ основывались на словахъ Курбскаго. Доказательствомъ является, что по словамъ Курбскаго роды Колычевыхъ, Заболотскихъ, Одоевскихъ, и Воротынскихъ были истреблены Иваномъ до послъдняго человъка, а между тъмъ мы встръчаемъ всъ эти имена даже въ XVII въкъ. Не столько знатныхъ родовъ погибло отъ руки Ивана, сколько ушло добровольно въ Литву и Польшу.

Обшій упадокъ аристократическаго элемента въ Москвъ скоръе объясняется причинами экономическими и политическими мфропріятіями. Въ началъ XVI-го въка земельныя владінія бояръ стали дробиться вслъдствіе какъ всеобщаго задолжанія ростовщикамъ, такъ и въ силу присущей тому въку хвастливости и чванства бояръ: всъ они жили сверхъ средствъ и ради похвальбы отписывали на монастыри цълыя состоянія на поминъ души. Затъмъ, общая повинность службы призывала всъхъкъ царскому двору или подъзнамена или же въ приказы, и кормившіеся доходами отъ-євоихъ наслъдственныхъ помъстій знатные люди, принужденные покинуть эти помъстья и жить въ Москвъ, быстро разорялись, а тамъ явилась и опричнина, нанесшая уже окончательный ударъ такъ сильно пошатнувшемуся благосостоянію привиллегированнаго класса.

Такимъ образомъ, за исключеніемъ только Строгановыхъ, ни у кого болье изъ родовитыхъ людей не оставалось болъе или менъе крупнаго ссстоянія; всв они были раззорены въ конецъ, и если мы теперь еще видимъ кого-нибудь изъ потомковъ Рюрика или Гедимина, Трубецкихъ, Гелицыныхъ, Куракиныхъ, Бутурлиныхъ и Салтыковыхъ, владфющихъ крупными состояніями, то состоянія пріобрътены ими не ранъе ыге стольтія — Итакъ, Иванъ XVIII-ro довершилъ это великое дъло демократической нивеллировки сословій, создаль на місто родовой ієрархін-служебную іерархію. Прарезультатъ получилось еда, въ для народа почти TO же, было раньше; вверху люди служилые, внизу-крѣпостные, рабы и холопы и тутъ, и тамъ. Но привиллегированной касты уже не было; любой псарь могъ стать думнымъ дыякомъ и бояриномъ; опричнина была въ сушности той же колонизаціей въ обратномъ смыслъ; настоящая же колонизація и теперь, какъ прежде, оставалась въ рукахъ частной иниціативы, только Иванъ далъ ей полный просторъ.

Что касается территоріальнаго расширенія владѣній Московскаго царства, то хотя на западѣ завоеванія Ивана потерпѣли неудачи, за то на востокѣ царства Казанское, Астраханское и Сибирь представляютъ собою достаточно цѣнныя пріобрѣтенія.

Все, что мсжно было сдѣлать для расширенія внѣшней торговли своей страны, было сдѣлано Иваномъ: при немъ мы видимъ русскихъ купцовъ не только въ Любекѣ, и Бременѣ, но и на берегахъ Темзы, не говоря уже объ обширныхъ торговыхъ оборотахъ на рыбныхъ и соляныхъ промыслахъ внутри страны на Волгѣ,

въ Переяславлъ, на Камъ и вблизи Астрахани.

Финансовая политика Ивана можетъ быть названа хишнической: она состояла главнымъ образомъ полномъ произволъ воеводъ, которые выжимали соки изъ народа, а правительство въ свою очередь выжимало все, что можно, изъ нихъ. Тотъ же почти пріемъ примънялся и къ монастырямъ; давъ имъ разбогатъть, у нихъ отбирали земли и угодья подъ какимъ-нибудь благовиднымъ предлогомъ. Самыя подати были ничто иное, какъ особый родъ эксплуатаціи; каждая новая потребность въ деньгахъ порождала новыеналоги и наборы, при чемъ требованіе отнюдь не соразмърялось съвозможностью удовлетворять имъ.

Покореніе Кавани и Астрахани обогатило не столько государ-СТВО ВЪ торговомъ отношеніи, сколько въ смыслъ распространенія православія, которому много способствовалъ Гурій, первый епископъ-Казанскій. Съ точки зрѣнія развитія умственной жизни, въ царствованіе Ивана былъ сдъланъ громадный шагъ впередъ и сдъланъ онъ былъ прежде всего самимъ царемъ. Если проектируемыя Иваномъ школы въ различныхъ обстоятельствъостались на степени проекта, то во всякомъ случаъ были попытки книгопечатанія, и царь самъ широкораскрылъ двери для свободнаго полета мысли, которую онъ первый вывелъ изъ тъсныхъ рамокъ исключительно религіозныхъ преній и области церковной письменности область свътскихъ и житейскихъ вопросовъ.

Несмотря, однако, на такой умственный прогрессъ, Иванъ даже въ своихъ сношеніяхъ съ другими народами почему то не хотълъ отказаться отъ многихъ, чисто варварскихъ и азіатскихъ пріемовъ и обычаевъ, напр., относился къ посламъ, какъ къ военно-плѣннымъ, а къ военно-плѣннымъ, какъ къ безправнымъ рабамъ, невольникамъ и даже хуже. Бывали случаи, когда ихъ сотнями топили въ ръкъ или же дълали ихъ настоящей ходячей монетой въ торговыхъ и иныхъ операціяхъ. Но такимъ, каковъ онъ былъ, царь Иванъ сумълъ стяжать себъ въ своемъ народъ такую популярность, какою могутъ похвастать очень немногіе государи. Со всъми своими слабостями и пороками, со всъми своими заблужденіями и злодъяніями Грозный быль миль сердцу русскаго народа, и не взирая на несчастье и сохранилъ самое видное неудачи, мъсто въ московскомъ циклъ народныхъ пъсенъ и былинъ, наравнъ съ Владиміромъ Краснымъ нышкомъ, излюбленнымъ героемъ Кіевскихъ былинъ. Но всего замѣчательнъе то, что во всъхъ этихъ пъсняхъ обликъ царя, Ивана Васильевича Грознаго рисуется отнюдь не отталкивающимъ или внушающимъ ужасъ; напротивъ, онъ представляется доступнымъ, гуманнымъ строгимъ и грознымъ, но справедливымъ, даже великодушнымъ. Правда, его священная особа стояла для народа внъ всякой критики, но тъмъ не менъе ясно чувствуется, что всв симпатіи на его сторонв, даже когда онъ предавался дикимъ оргіямъ надъ телами побежденныхъ татаръ, или отдавалъвъ руки палачей по одному подозрънію кого-нибудь изъ бояръ, --- народъ всегда былъ на его сторонъ, всегда за одно съ нимъ. Народъ не хотълъ признать, что Иванъ убилъ сына; нътъ, въ его пъсняхъ и былинахъ, царь великолъпно наградилъ Никиту Романовича за то, что тотъ почти цъною своей жизни спасъ царевича, такъ какъ царь, едва отдавъ приказъ, казнить его, тотчасъ же одумался и раскаялся. Даже въ томъ

случаћ, когда царь приказываетъ выколоть глаза царю Симеону, не оказавшему своему Грозному по-

бъдителю должной почести и уваженія, народъ одобряєть царя Ивана и признаєть поступокъ его справедливымъ.

Изъ этого мы видимъ, что такова мораль его времени, съ ея идеаломъ матеріальнаго величія, власти и грубой силы. Иванъ главнымъ образомъ разрушалъ и не имълъ времени созидать; онъ умеръ, оставивъ свое великое дъло въ зачаточномъ состояніи, не обезпечивъ даже продолженія начатому имъ дълу и тъмъ усиліямъ, какія онъ употреблялъ чтобы осуществить задуманную имъ задачу. Вслъдствіе своей несчастливой вражды съ Баторіемъ и убійства царевича Ивана, Грозный завъщалъ своему государству только войну съ Польшей и анархію, а подъ покровомъ Лжедмитрія наступило новое нашествіе западныхъ славянь; вмъстъ съ тъмъ аристократическая олигархія вновь подняла голову при благопріятствующихъ условіяхъ всеобщаго разгрома.

Такова исторія XVII въка. Но то быль рокъ. Очевидно, не отъ нихъ зависъло, а просто не суждено было этимъ великимъ людямъ, Ивану IV, какъ и Петру Великому, оставить свое наслъдіе въ надежныхъ рукахъ, обезпечивъ его отъ случайностей будущаго. Въ этомъ было нъчто фатальное, что, впрочемъ, наблюдается въ исторіи всъхъ народовъ. Ни Александръ Македонскій, ни Карлъ V, ни Наполеонъ I не оставили послъ себя достойныхъ преемниковъ, точно также не оставили ихъ и Иванъ Грозный, и Петръ Великій.

Переводъ А. Энквистъ.

конецъ.





## Изъ дневника.

Запасайте силы... Близокъ день свободы, И востокъ далекій пламенемъ объятъ, Утихаютъ вьюги зимней непогоды, Вешніе напѣвы въ воздухѣ звенятъ.

Запасайте силы... Пробудились нивы,
Выглянулъ подснѣжникъ изъ глубинъ земли...
Въ сердцѣ—страсть желаній, къ свѣтлому порывы,
Золотыя грезы—въ золотой дали...

Прочь былое горе... Хмурыя сомнѣнья Унесло и смыло въ прошломъ навсегда... Передъ нами—радость, радость обновленья, Передъ нами годы жизни и труда.

Запѣвайте пѣсню... Подъ ея аккорды Бодрые, живые, полные огня, Дружно выйдемъ въ поле и поднимемъ гордо Знамя новой жизни, вѣря и любя...

Спали цѣпи рабства... Мы опять на волѣ, Наша мысль, что птица, рѣетъ въ вышинѣ, Передъ нами море, передъ нами поле... Начинайте-жъ пѣсню—солнцу и веснѣ!..

Сергъй Оедоренко.





## Старый Гейдельбергъ.

РОМАНЪ

Рудольфа Штраца.

(Окончаніе).

## XIII.

Джонъ Генри ванъ-Леннепъ показался сегодня Эрнъ измънившимся со вчерашняго дня. Это была таже гордо выпрямленная фигура, та же эластическая походка, то же энергичное лицо съ темными усами, которое на нъкоторомъ разстояніи, да еще въ сумерки, казалось совсъмъ молодымъ; но вблизи замътно было, что глаза его имъютъ усталое, безпокойное выраженіе, а на лбу и вокругъ глазъ лежитъ съть глубоморщинъ — слѣды думъ и кихъ Только теперь напряженія воли. Эрна разгадала ихъ смыслъ и поняла, почему онъ одновременно казался и старымъ, и молодымъ.

Самъ онъ былъ молодъ, его силы, энергія, темпераментъ были нетронуты, но жизнь труда и борьбы наложила на него свой отпечатокъ, и его морщины говорили безмолвноо томъ, что этотъ человъкъ работалъ втрое или вчетверо больше другихъ. Прежде Эрна не находила. удивительнаго. этомъ ничего напротивъ, ее часто смъшила лихорадочная дъятельность Джона Генри... Иногда онъ казался ей смъшнымъ съ своимъ упорнымъ стремленіемъ наживать деньги, деньги и деньги! Она не смъялась надъ нимъ теперь. когда съ ужасомъ пробудилась отъсвеего спокойствія патриціанки, которая никогда не задумывалась надътъмъ, откуда идетъ окружающая:

**е**е роскошь. Деньги есть — и хо-

рошо!

Но если ихъ нътъ? Тогда нужно бороться, какъ Джонъ Генри ванъ-Леннепъ, который, благодаря своей желъзной настойчивости, сдълался первоклассной величиной, совътникомъ и повъреннымъ королей рейнпромышленности, богатымъ и все богатъющимъ человъкомъ. Жизнь сдълала его такимъ, какимъ онъ сталъ: суровымъ, безпощаднымъ, насмъшливымъ, одностороннимъ и недовърчивымъ и въ то же время полнымъ добродушнаго юмора, трудолюбивымъ, какъ пчела и фаталистомъ въ душъ, какъ всъ, кто живетъ среди опасностей и приключеній. А сколько испыталь онь въ приключеній, опасностей, разочарованій, побъдъ и пораженій, о которыхъ она и не подозръвала! Какъ различно смотръли они на жизнь и борьбу за существованіе, надъ которой только сегодня для Эрны приподнялся краешекъ завъсы! Онъ извъдалъ жизнь во всей ея глубинъ, со всъми ея свътлыми и темными сторонами и ей теперь стало понятно съ его точки зрънія то насмъшливое состраданіе, съ которымъ онъ выслушивалъ ея пылкія ръчи объ освобожденіи женщины и судьбъ человъчества вообще, — выслушивалъ, какъ болтовню избалованнаго ребенка.

Ему хорошо была знакома дъйствительность. Эрнъ Джонъ Генри показался теперь воплощеніемъ самой жизни: по виду былъ онъ спокоенъ и веселъ, но полонъ скрытыхъ неожиданностей и коварства и равнодушной жестокости; все въ немъ какъ будто говорило:—Очень жаль, милъйшій, что я долженъ перейти черезъ васъ, но зачъмъ же валяетесь вы на землъ? Нельзя давать сбивать себя съ ногъ!

По отношенію къ Эрнѣ никогда не было онъ рѣзокъ. Она была слабымъ его пунктомъ. Она знала это и, несмотря на свое смущеніе теперь, не могла не улыбнуться при

видъ его старанія какъ нибудь выразить свою нѣжность: онъ вошелъ потихоньку, какъ въ комнату тяжелобольного, поздоровался съ Эрной вполголоса и неслышно подвинулъ къ себъ стулъ.

— Ну, какъ поживаешь, Эрна?— спросилъ онъ, садясь. Въ голосъ его послышалось искреннее участіе и любовь.

Она, не смотря на него, молча пожала плечами.

Что ему отвътить? Она отвътила бы, еслибъ не было этой карточки, которая валялась теперь, изорванная, на полу. Она жестоко оскорбила ея гордость. Получивъ ее, Эрна потеряла энергію, почувствовала униженной и слабой. Она боялась жизни послъ того, какъ люди отнеслись къ ней такъ равнодушно, а ея довърчивость сочли за назойливость, скромную просьбу о помощи за навязчивость. Джонъ Генри все это испыталъ и въ концѣ концовъ помогъ себъ самъ. Но онъ былъ мужчина, настоящій мужчина, кромъ того, прошедшій съ ранней юности суровую школу. Ему не отъ чего было отвыкать, нечего забывать, какъ ей. Для него тысячи непріятностей въ началъ его карьеры казались вполнъ понятными, тогда какъ ей... она чувствовала, что къ горлу ея что-то подступаетъ и стискиваетъ его при мысли о бъдности... Это былъ страхъ и отвращение къ ней, къ униженіямъ, къ тому высокомфрію, съ какимъ относятся къ бъдному человъку, какъ будто онъ совершилъ какую-нибудь низость.

Гость Эрны не сталъ больше разспрашивать ее. Онъ началъ говорить о себъ.

— Ну, а я провелъ день такъ!— сказалъонъвесело.—Почти все время провелъ у телефона. Съ Парижемъ меня не могли соединить, а пока соединили съ Въной, прошло столько времени, что можно было бы посъдъть! Времени, повидимому, у васъ не придаютъ большой важности. Потомъ на моего секретаря началъ

жаловаться кто-то, что цвлый день и полночи ему пришлось простучать на пишущей машинв. Я сказаль ему: — Радуйтесь, что онъ такъ усерденъ. А когда вы изобрвтете безшумную машину, приходите ко мнв. Мы сдвлаемъ тогда отличное двло.

Эрна посмотръла на ванъ-Леннепа. Она знала хорошо, что онъ ничего не дълаетъ безъ цъли и никогда не говоритъ для того только, чтобы говоритъ. Этотъ разсказъ его имълъ какую нибудь цъль.

— Мы говорили по англійски! продолжалъ ванъ-Леннепъ.—И я со всей въжливостью сказалъ ему-Чортъ возьми, сэръ, не будьте такимъ нервнымъ!--хотя и самъ я таковъ. Тутъ онъ посмотрълъ на меня съ изумленіемъ и мы оба разсмѣялись: оказалось, что мы старые пріятели по клубу въ Шанхаъ. Мы съ нимъ жили вмъстъ цълый годъ. Онъ торговалъ опіумомъ. Знаешь, Эрна, опіумъ приноситъ деньги! Китайцы летятъ на него, какъ мухи на сахаръ, послъ того, какъ мы удачно навязали имъ эту опасную забаву во время похода 1841 года. Этотъ джентльменъ нажилъ большія деньги благодаря опіуму и богатълъ все больше и больше. Когда ему стукнуло пятьдесятъ лътъ--это было прошлой осенью — онъ покончилъ съ дълами и ръшилъ наслаждаться жизнью. Тутъ-то и начинается самое печальное: жизнь нашла его негоднымъ! Человъкъ отсталъ отъ нея! Пришелъ слишкомъ поздно! Ничего для него не осталось!

Ванъ-Леннепъ вдругъ обернулся къ Эрнъ.

— Ну, а какой смысль этого разсказа? Я думаю, Эрна, что ты должна пользоваться жизнью, пока молода, вмъсто того, чтобы проводить ее въ безполезномъ трудъ и горъ.—Работа—не наслажденіе! Есть, правда, благочестивые люди—миссіонеры и другіе, которые, вмъсто того, чтобы молиться, въчно тяготъють къ работъ, считая ее

главнымъ въ жизни, но я знаю, что такое трудъ и говорю "Нѣтъ! Работа-тяжкая необходимость. За ней скрывается нужда, бѣдность! И... Онъ сдѣлалъ движеніе рукой, какъ бы желая отогнать что-то отвратительное.

 Слушай, Эрна, положимъ, что мнъ предстоялъ бы выборъ: бъдность или богатство? Я человъкъ странный, и сказалъ бы: Ужъ если надо выбрать, то лучше я буду богатымъ! Тебъ тоже предстоитъ такой выборъ. Отъ тебя зависитъ, будешь ли ты жить такъ, какъ привыкла, или добровольно уйдешь изъ общества веселыхъ и довольныхъ людей и возьмешь на себя всъ огорченія, униженія и заботы стренькаго существованія и борьбы за насущный хльбъ. Въ этой борьбь попадаеть и въ затылокъ, и въ бока, милая Эрна! Ты удивишься, какъ могутъ быть невъжливы люди по отношенію къ молодой дамъ.

Эрна ничего не отвътила и разрывала послъдніе кусочки визитной карточки профессора. Она казалась ей злымъ талисманомъ, который отнимаетъ у нея силу и молча подтверждалъ все, что говорилъ ванъ-Леннепъ. Онъ наклонился къ ней ближе.

 Я никому, а меньше всего тебѣ, не сталъ-бы совътовать, чтобы избавиться отъ бъдности. Но ты изъ множества своихъ жениховъ выбрала меня еще въ то время, когда считала себя очень богатой и когда соображенія относительно денегъ не имъли никакого значенія. Ты выбрала меня потому, что я тебъ понравился, потому, что ты меня полюбила, несмотря на всъ мои недостатки, отъ которыхъ я не могу отказаться, такъ какъ тогда отъ меня ничего не останется. Ты огорчаешься въдь оттого, что я тебя не люблю, т. е. люблю не такъ, какъ тебъ хотълось бы. Ты хочешь, чтобы я смотрълъ на тебя иначе, чъмъ теперь, а этого я не могу.

— Да, это правда!—Не глядя на

него и грустно улыбаясь, проговорила Эрна.

— Я не могу помириться съ твоимъ ръшеніемъ учиться! Женщинамъ это не подходитъ и дълаетъ ихъ смъшной пародіей мужчинъ. Я довольно побродиль по бълу свъту, чтобы составить объ этомъ сужденіе. Всюду я видълъ, что миръ и согласіе возможны только тогда, когда женщины имъютъ свой кругъ дъятельности, а мужчины свой: мужчины въ общественной жизни, женшины-въ домъ. Это ихъ царство. Прости, что я повторяю тебъ избитыя истины. Но истины эти въчны. То, о чемъ я тебъ говорю, существуетъ съ тъхъ поръ, какъ появились люди на землъ. Какъ же вы хотите все перевернуть? Женщина не можетъ бороться съ мужчиной---она слишкомъ слаба для этого. Она должна повиноваться ему! Повсюду на землъ слабые повинуются сильнымъ. Это законъ природы.

 И такъ ты представляешь себъ бракъ! — печально сказала Эрна.— Когда ты придешь домой вечеромъ, часовъ въ шесть-семь, усталый отъ работы, ты захочешь встрътить дома веселое лицо жены и вкусное кушанье на столъ, послъ я должна спъть или сыграть тебъ что-нибудь и развеселить тебя или, съвъ къ тебъ на колъни, болтать тебъ на ухо разный вздоръ, чтобы ты забыль о заботахь и дълахъ... И ты будешь доволенъ, что у тебя такая милая жена. А я... что же я-то, милый Джонъ Генри? Неужели ты не понимаешь, что я тоже человъкъ и имъю право на личную жизнь... Можетъ быть, эта жизнь не такъ значительна, какъ твоя, но она моя собственная, и я не могу проводить ее, когда тебя нътъ дома, только въ хлопотахъ по кухнъ и хозяйству. Я тогда поглупъю такъ, что не удержусь на той умственной высотъ, которая необходима, чтобы развлекать тебя по вечерамъ.

Онъ пожалъ плечами.

-- Ахъ, Эрна, ты выражаешься слишкомъ ръзко, все это острыя

словца изъ вашей новъйшей женской литературы; а въ сущности все не такъ ужъ плохо... Что же касается домашней дъятельности...

Онъ откашлялся и задумчиво устремивъ глаза въ полъ, какъ бы старался намекнуть, что въ семейной жизни могутъ явиться и высшія обязанности...

— Во-вторыхъ, свое дальнъйшее умственное развитіе предоставь мнъ. Я, право, высоко цъню тебя. Ты замъчательно умная дъвушка, Эрна. Но и про меня даже злъйшіе мои враги не скажутъ, что я глупъ. У меня есть даръ привлекать къ себълюдей. Тоже будетъ и съ тобою! Мы сольемъ во едино наши интересы и мысли.

— Это значить, — спокойно сказала Эрна, — что я обращусь вънуль! Стану твоимъ созданіемъ! О, я знаю, что ты умѣешь подчинять себѣ людей! Ты хочешь обезличить меня, придать мнѣ свои черты и этого-то я боюсь! Не знаю ужъ,

чъмъ я тогда буду!

— Моей женой!—Голосъ его зазвучалъ громче, а въ глазахъ забъгали огоньки. Во всякомъ случаъ, я имъю право требовать, чтобы моя жена жила со мною (и, видитъ Богъ, она жила бы возвышенной духовной. жизнью)-а не своей обособленной жизнью... Я купецъ. По-гречески и по-латыни не знаю и считаю это вздоромъ. О чемъ мнъ говорить съ женой, которая живетъ для мертвыхъ языковъ, все учится, а о моемъ духовномъ мірѣ не имѣетъ никакого представленія? Каждый изъ насъ будетъ равнодушенъ къ внутренней жизни другого, потому что не будетъ имъть ключа отъ нея. И мы не будемъ понимать другъ друга, и не смотря на все нашу любовь, станемъ чужими. Съ одной стороны нъмецкій купецъ, съ другой ученая латинистка! Это не подходитъ однокъ другому! Кто нибудь изъ насъ долженъ уступить! Я не могу! Не могу я на старости бросить дъла и жизнь и състь привычную

школьную скамью, чтобы усвоить себъ твое классическое образованіе!

— И я оказываюсь болъе слабой!— усталымъ голосомъ сказала Эрна. Онъ схватилъ ее за руку.

 Слушай! Еслибъ изъ твоего ученья могло что нибудь выйти! Но ничего изъ него не будетъ! Ты слишкомъ высокаго мнънія о себъ и своихъ силахъ, какъ всякій, кто не знаетъ еше жизни. Ты считаешь себя чамъ-то необыкновеннымъ по силъ и мужеству и сердишься, что я считаю тебя лишь слабой дъвушкой, которая можетъ проявить нервную энергію, но лишь на мгновенье, а не на долго. Черезъ недълю придетъ тебъ мать, милая Эрна! А чъмъ же ты будешь жить три долгихъ года? И при всъхъ заботахъ и лишеніяхъ надо будетъ учиться и добиться докторскаго диплома. Еслибъ это удалось тебъ, я первый извинился бы передъ тобой и сказалъ бы: я ошибался!—Но я знаю, что этого не будетъ!

— Тебъ кажется это потому, что ты слишкомъ мало знаешь меня!— сказала Эрна, но въ голосъ ея послышалась безнадежность.

- Ну да, это старая пѣсня—"Ты любишь, но не знаешь меня"!--Онъ нахмурился.--Но оставимъ все это и поговоримъ откровенно. Вчера я предлагалъ тебъ учиться, когда ты сдълаешься моей женой. Ты не захотъла. И дъйствительно, изъ этого не много вышло бы. И вотъ передъ тобой выборъ-ты должна прійти къ ръшенію теперь же: семейный очагъ—я предлагаю тебъ его съ искренней любовью, -- богатство, свобода, полная жизнь, достойная тебя—или одиночество, кусокъ черстваго хлъба, жалкая бъдность... и все это будетъ напрасно: ты не выдержишь этого пути, разочаруешься, озлобишься—вмѣсто того, чтобы наслаждаться жизнью вмъстъ со мной. И еслибъ ты имъла расположеніе къ такой жизни! Но ты создана для счастья и свъта!

Эрна тяжело дышала. Въ полу-

темной комнать сидълъ передъ ней искуситель и показывалъ ей царства міра сего и ихъ богатства. А у нея не было словъ для возраженія. Она слушала ванъ-Леннепа со страхомъ, стиснувъ зубы, и не находила въ себъ прежней энергіи. Это были минуты слабости, и онъ пользовался ими. Она замътила, что онъ изо всъхъ силъ сдерживался, стараясь казаться хладнокровнымъ и завоевать своимъ спокойствіемъ ея довъріе.

У меня много недостатковъ! заговорилъ онъ снова, и глаза его засверкали стальнымъ блескомъ.--Но одного нътъ во мнъ-мелочности! Кто со мною, того я возношу на такую высоту, съ которой весь міръ видишь у ногъ своихъ. Во всемъ. что я дълаю, виденъ широкій размахъ! Жизнь, полная разнообразія, движенія и борьбы! Вездъ у меня враги! Везд'в я долженъ быть сторожѣ! Вездѣ я выхожу побѣдителемъ стремлюсь дальше и дальше! Но всегда я борюсь одиноко. за себя одного! Это скучно. У меня глубокая тоска по женщинъ, о ко торой я долженъ заботиться; я хочу работать для нея, чтобы ей жилось хорошо, охранять ее и въ этомъ Тогда только, находить радость. кажется мнъ, жизнь моя получитъ смыслъ. Этой женщины я ждалъ долго! Всюду—на пароходъ, на желъзной дорогъ, въ домахъ, гдъ я бывалъ, въ Европъ и въ Азіи, я думалъ: я долженъ встрътить ее. И когда я въ первый разъ увидълъ тебя, я подумалъ: это она!.. Не уходи же отъ меня! Я этого не заслужилъ! И сколько бы разъ ты ни говорила мнъ-, ты любишь не то, что есть во мнъ"!-- я все-таки люблю тебя, Эрна! Клянусь тебъ!

Онъ говорилъ ей на ухо тихо, страстно, настойчиво. Она безпомощно трепетала подъего дыханіемъ. Въ ней шевелилось неясное ощущеніе—"сегодня онъ сдълаетъ съ тобой, что захочетъ! Онъ такъ часто говорилъ, что ты такая же слабая

дъвушка, какъ и другія, что убъдитъ наконецъ тебя въ этомъ и ты дъйствительно окажешься слабой"!

И все громче говорила въ боязнь: "Да! Сегодня ты отречешься отъ самой себя-навсегда"! Ужасная потеря денегъ, горькое разочарованіе, причиненное письмомъ профессора, тоскливое и смиренное чувство, просыпавшееся въ сердцъ, когда этотъ суровый человъкъ говорилъ съ ней такъ ласково, такимъ добрымъ, молящимъ голосомъ, какъ онъ не говорилъ ни съ къмъ на свътъ, -- отъ всего этого, особенно отъ послѣдняго, таяли силы и стремленіе къ новой жизни и являлся страхъ передъ ней, глубокое отвращеніе къ бъдности и уродливости жизни, жажда любви.

Еще разъ, собравъ всю силу своей воли, Эрна представила себъ послъдствія своего согласія: Вернувшись съ Джономъ Генри, сказала она себъ, я утрачу свое "я", я стану его вещью. Безъ денегъ, вполнъ отъ него зависимая, я и во внутренней жизни буду находиться подъ его опекой и поддамся чуждому направленію, если отступлю теперь назадъ.

Всю жизнь будетъ преслъдовать меня воспоминаніе о томъ, что въ ръшительную минуту, отъ которой зависъла моя судьба, я не нашла въ себъ достаточно силъ. Я стану жалкимъ, половинчатымъ существомъ, безъ энергіи и довърія къ себъ! И если судьба сдълала меня трусихой—(но этого нътъ!) -- то благодаря страху передъ бъдностью, которую Мета Виггерсъ, маленькая дантистка, и безчисленное множество другихъ женщинъ переносятъ молча, безъ жалобъ, какъ что-то неизбъжное.

Около Эрны вдругъ снова послышался голосъ ванъ-Леннепа, звучавшій уже побъдой.

— Эрна! Поступи-же разумно и правильно! Перестань мечтать о безполезныхъ занятіяхъ мертвой наукой со всѣмъ ея отжившимъ хламомъ!

Я покажу тебѣ настоящую, полную жизнь! Сожги свои книги и будь счастливой женщиной, вмѣсто того, чтобы быть жалкой ученой дѣвицей! Скажи... ты хочешь этого?

Гордость возмутилась въ ней съ послъдней силой противъ нъжнаго эгоизмалюбви. Она мрачно устремила передъ собою глаза и тихо, сквозь зубы, произнесла.

— Нѣтъ!

Такъ она сильнъе, чъмъ онъ думалъ! Медленно поднялся ванъ-Леннепъ и началъ ходить взадъ и впередъ по комнатъ. Наконецъ, онъ остановился на довольно значительномъ разстояніи отъ нея, такъ что долженъ былъ говорить громко и отчетливо.

— Ужасно! началъ онъ.—Я долженъ сказать тебъ все! Какъ вчера! Ты принуждаешь меня сказать то, о чемъ я предпочелъ бы умолчать... Но теперь уже не могу! Ради тебя самой! Я долженъ употребить всъ доводы, чтобы отклонить тебя отъ ръшенія, которое по моему убъжденію будетъ для тебя несчастьемъ. Это моя обязанность по отношенію къ тебъ и къ себъ. У меня нътъ никакого желанія потерять тебя! Я буду бороться за тебя, насколько хватитъ силъ!

Эрна печально посмотръла на него.

- Я думаю, ты все уже сказалъ мнъ!
- Нътъ. Одного я не сказалъ тебъ. Думалъ, что ты сама догадаешься. Но, кажется, я ошибся!
  - Что же это такое?
- Странная это вещь! холодно сказалъ Джонъ Генри. Встръчается она на свътъ все ръже и ръже и многимъ кажется смъшной. Называютъ ее благодарностью. Въ нъкоторыхъ людяхъ этотъ недостатокъ еще замъчается во мнъ, напримъръ! Я принадлежу къ числу тъхъ, кто не прощаетъ оскорбленій, но и добра не забываетъ! У кого есть этотъ недостатокъ, тому отъ него трудно отдълаться! Другимъ людямъ эта

привычка кажется устарълой. Я нахожу, что это въ нихъ счастливая способность, но жалко, что я встрътилъ ее и въ тебъ. Отецъ твой былъ не таковъ!

Эрна встала. Она начала дрожать. — Онъ былъ полонъ благодарности ко мнѣ! — продолжалъ Джонъ Генри ванъ-Леннепъ. Ради тебя! Забота о тебѣ угнетала его больше всего, когда онъ видълъ, что приближается банкротство, отъ котораго я его спасъ!

Онъ безпокойно ходилъ по комнатъ, засунувъ руки въ карманы, опустивъ глаза, съ видомъ человъка, которому неловко отъ того, что онъ

говоритъ.

— Представьсебъ, что было бы безъменя! Какая случилась бы катастрофа, еслибъ я не вмъшался! Этого не забываютъ. Что было бы сътобой, Эрна! Тебя ожидала не только бъдность, но позоръ. Онъюмрачаетъ всю жизнь, нанося такіе удары, отъ которыхъ не оправишься никогда! Никогда не придешь въсебя, даже при полномъ отсутствіи вины!

Эрна молча, однимъ взглядомъ, попросила его замолчать. Онъ замътилъ, какъ она поблъднъла, и сдержался.

— Ты совершенно права, продолжалъ онъ спокойнымъ дъловымъ тономъ, - съ своей точки зрънія. Ты скажешь: я не просила твоей помощи и не обязана выражать тебъ мою благодарность. Совершенно върно. Я – честный купецъ и невърнаго счета тебъ не представлю. На благодарности и тому подобномъ я не спекулирую. Я сдълалъ только слъдующее: Я просилъ у твоего отца руки твоей и узналъ, что онъ близокъ къ банкротству. Многіе отступили бы. Но я нътъ! Другіе намекнули бы тебъ о принесенной ими жертвъ. А я нътъ! Ты насмъхалась надъ моимъ удвоеннымъ стараніемъ заработать больше денегъ, хотя я дълалъ это ради васъ, чтобы спасти жизнь и честь твоему отцу! Я мол-

чалъ объ этомъ. Отецъ твой умеръ и, когда мы, рука объ руку, стояли у его могилы, я не сказалъ тебъ, что лишь благодаря мню онъмирно и спокойно разстался съ жизнью. Съ того времени я жилъ только для тебя. Я окружилъ тебя роскошью и изяществомъ, старался прочитать малъйшее желаніе въ твоихъ глазахъ, позволялъ тебъ высмъивать и вышучивать меня, обращаться со мной, какъ гордой и богатой наслъдницъ, и ни словомъ не выдалъ того, что каждый пфеннигъ ты получала отъ меня. За это я хотълъ только, чтобы ты исполнила объщаніе, данное тобою добровольно. Ты легкомысленно нарушила ero уъхала. Я еще разъ переломилъ свою гордость-какъ часто дълалъ это въ послъднее время—и поъхалъ за тобою, чтобы открыть тебъглаза. И я это сдълалъ. Если теперь ты оттолкнешь меня, то я не возвращусь уже такъ скоро. Ты оттолкнешь своего единственнаго друга!

Онъ подошелъ къ Эрнъ, которая рыдала, опустившись на стулъ, и вложилъ ей въ руку письмо.

— Вотъ, на случай, если-бъ ты мнѣ не повърила—(я этому не очень удивился бы) — послъднія строчки, которыя твой отецъ написалъ для меня за нъсколько дней до смерти. Сказать тебъ всего онъ не хотълъ—въ болъзни онъ потерялъ силы и мужество—но хотълъ, чтобы я передалъ тебъ это письмо. Я не сдержалъ объщанія — не хотълъ, чтобы ты знала объ этомъ письмъ. Но теперь—читай!

Передъ глазами Эрны поплыли и замелькали блъдныя, съ трудомъ написанныя слабой рукою, хорошо знакомымъ ей почеркомъ, строчки, показавшіяся ей загробнымъ привътствіемъ. Какъ сквозь туманъ разбирала она мелькавшія передъ ней

отрывки и фразы:

"Я умираю спокойно, милая Эрна, зная, что твой будущій мужъ станетъ любить и охранять тебя. Не забывай никогда, что онъ для

насъ сдѣлалъ и сдѣлаетъ еще для тебя, когда меня не будетъ... Ты его любишь!.. Поэтому постарайся понять его! Тогда онъ сдѣлаетъ тебя счастливой... а твое счастье—послѣднее желаніс, послѣдняя надежда твоего стараго, измученнаго отца... Пора мнѣ на покой!.. Ты вступишь въ жизнь объ руку съ нимъ. Онъ поведетъ тебя вѣрною рукою, пока не придетъ ваше время, какъ мнѣ теперь... Прощай, моя Эрна"...

Эрна не могла больше сдерживаться и разразилась громкими рыданіями. Этотъ жалкій листочекъ бумаги черезъ годъ послъ смерти отца еще разъ привелъ ее въ общеніе съ нимъ. Еще разъ говорилъ отецъ съ нею спокойно и серьезно, но другими словами, чъмъ всегда... торжественнъе, отъ глубины души... и голосъ его звучалъ, какъ предостереженіе издалека, оттуда, гдв не могли найти его протянутыя для объятія руки, гдв не видвли его затуманенные глаза, -- звучалъ изъ невъдомой страны и пробуждалъ въ дъвушкъ неиспытанное чувство тоскливаго страха и легкую дрожь. Она услышала, что Джонъ Генри что то говорилъ около нея спокойно, какъ всегда, но не понимала ни слова. Все въ ней замерло. Безволіе, пустота, усталость такъ наполняли ее, что она почти не чувствовала, что живетъ. Все исчезло, улетъло куда то, осталось лишь сознаніе необходимости повиноваться и быть лодъ защитой. Это были минуты слабости, и Эрна, оказалась въ десять разъ слабъе, чъмъ боялась. Невольно протянула она руку Джону Генри; ей казалось, что онъ долженъ взять ее и ласково пожать, чтобы она видъла, что есть у нея другъ на землъ. Но Джонъ Генри не имълъ охоты терять время. Онъ принесъ шляпу Эрны, надълъ ее на нее, набросилъ на плечи ей накидку, и теперь только Эрна поняла, что онъ ей говорилъ.

 Оставь всездѣсь, Эрна! — сказалъ онъ спокойнымъ, но мягкимъ, полнымълюбвиголосомъ.—Твоя подруга уложитъ и отошлетъ потомъ всъвещи. У насъ остается самое большее сорокъминутъдо отхода поъзда.

Онъ не спросилъ даже, хочетъ-ли она ѣхать съ нимъ. Онъ видѣлъ, что побѣда за нимъ. У Эрны больше не было своей воли. Это ее уже не страшило. Она съ благодарнымъ чувствомъ, но полусознательно, какъво снѣ, замѣчала, что Джонъ Генри старается избавить ее отъ всѣхъмелкихъ хлопотъ, неизбѣжныхъ при отъѣздѣ. Безъ удивленія, съ спокойнымъ сознаніемъ избавленія отъвсякихъ бѣдъ, сказала она себѣтеперь ты принадлежишь ему!

Ея покорность показалась ей

вдругъ вполнъ понятной.

Она испытывала теперь отдыхъ послъ тяжелой борьбы, смиренную радость, что оказалась слабъйшей и должна теперь повиноваться Джону Генри безъ гордости, безъ сопротивленія, сливаясь съ нимъ въодно и подчиняясь вполнъ его силъ. И на сердцъ у нея стало легко и весело.

Жребій брошенъ. Все кончено Игра проиграна ею. Теперь отъодного Джона Генри зависъло воспользоваться побъдой и устроить дальнъйшую ея жизнь по своему разумъню. Имъть на нее вліяніе: Эрна уже не могла и не хотъла.

Она была теперь въ чужихъ рукахъ и съ любопытствомъ ждала, что онъ изъ сдълаютъ; — конечно, не того человъка, какого она хотъла воспитать въ себъ: можетъ. быть, многое заглохнетъ въ ней, многое будетъ подавлено, что при другихъ условіяхъ дало пышный цвътъ и плодъ и можетъ быть, отъ этого она будетъ счастливъе въ своемъ домашнемъ уголкъ? Ктознаетъ? Покажетъ время... И какое значеніе им'ветъ судьба одного человъка? И вообще вся наша мимолетная жизнь? Какъ вихрь, промчится она одинаково быстро и въсверкающихъ огнями покояхъ, тамъна Рейнъ, и въ освъщенной маленькой лампочкой студенческой комнаткъ, которую теперь равнодушно покидала Эрна. Она ни разу не оглянулась на уютный уголокъ, гдъ при свътъ лампы надъ раскрытыми книгами мечтала начать борьбу за свободу женщины. Прочь, прочь отсюда!..

Та, которая шла теперь по улицѣ молчаливо и робко, съ опущенными глазами, изъ печальной невѣсты станетъ, можетъ быть, счастливой супругой, но никогда не будетъ участницей великой борьбы за освобожденіе женщины.

Не представляли ли другія участницы ея исключеніе?

Не были ли это души мужчинъ, благодаря капризу судьбы воплотивщіяся въ женщинахъ? Не въчно ли будутъ примъняться къ настоящей женщинъ слова: "Онъ будетъ господиномъ надъ тобою"? Къ ней, къ Эрнъ, эти слова подходили вполнъ. Тотъ, кто шелъ теперь съ нею рядомъ, - ея господинъ. Она сознавала, что онъ сдълаетъ ей зло, не желая и не подозрѣвая того, что онъ уничтожитъ лучшее, что въ ней было-стремленіе стать независимой духовно и самостоятельной личностью, — уничтожитъ, потому что увезетъ ее далеко отъ источника науки и знанія. Эрна знала, что ничего подобнаго онъ изъ нея не сдълаетъ, сдълаетъ только умную, элегантную даму, леди въ лучшемъ смыслъ слова, какихъ онъ много видълъ на бъломъ свъть. Все другое погибнетъ въ ней! Характеръ измельчаетъ, энергія разобьется. Черезъ нъсколько лътъ она, можетъ быть, сама будетъ разсказывать со смъхомъ, какъ сказку, на объдъ для дъловыхъ пріятелей мужа, что когдато серьезно хотъла сдълаться гейдельбергской студенткой.

Вотъ ея судъба. Она шла къ ней навстръчу, какъ лунатикъ. Почему она не остановилась? Почему Джонъ Генри ванъ Леннепъ, даже не при-

касаясь къ ней, неудержимо влекъ ее за собой?

Отвътъ она знала: потому, что она любила его, любила именно теперь, за то, что онъ оказался сильнъе ея, за то, что онъ былъ ея повелителемъ, а она—его созданіемъ.

Дорогой ванъ Леннепъ говорилъ немного и о такихъ безразличныхъ вещахъ, какъ будто ничего не про- изошло.

Дъйствительно, ничто не могло вывести его изъ его непоколебимаго спокойствія. Два раза посматриваль онъ на часы, ускоряя шаги. Времени до отхода поъзда было еще много, но каждый шагъ приближалъ его къ желанному будущему. Эрна же съ смертельной тоской спрашивала себя: Какъ можетъ онъ любитъ меня такъ сильно и такъ мало понимать?..

Вокзалъ, пронизывавшій темноту разноноцвътными огнями своихъ фонарей, былъ полонъ движенія, обычнаго для времени, когда потокъ путешественниковъ ежедневно устремлялся въ долину Неккара, чтобы снова отхлынуть отъ нея. Тутъ было множество англичанъ и американцевъ, студентовъ въ разноцвътныхъ шапочкахъ, которые старались привлекать въ свою кор-. порацію вновь прибывшихъ молодыхъ людей, земледъльцевъ, владъльцевъ виноградниковъ и табачныхъ плантацій съ Рейна, работниковъ, возвращавшихся вечеромъ съ фабрикъ въ свою деревню, солдатъ въ отпуску, швейцаровъ и прислуги изъ гостиницъ... Вся эта разнообразная, безпрерывно мъняющаяся толпа, очень шумливая, по пфальскому обычаю, бъготня взадъ и предупредительные возвпередъ. гласы рабочихъ, перекатывавшихъ телъжки съ багажемъ, говоръ пробудили наконецъ Эрну изъ ея оцъпенънія.

Поъздъ еще не пришелъ. Взявъ билеты, Эрна и Джонъ Генри стали ходить по полутемной, крытой, но

доступной для вътра платформъ. Наступала уже ночь и дымъ локомотивовъ застилалъ глаза тонкой желтоватой дымкой. Вся красота и поэзія Гейдельберга здісь исчезали, была лишь обыкновенная станція желѣзной дороги, какихъ существуютъ тысячи, да нетерпъливые озябшіе люди, въ ожиданіи поъзда прохаживавшіеся около своихъ вещей.

Ванъ Леннепъ и его невъста имъли такія же холодныя и равнодушныя лица, какъ и другіе пассажиры. Никто не замътилъ бы въ нихъ ничего особеннаго, хотя многіе оборачивались, чтобы посмотръть на Эрну, когда она проходила мимо. Изъ зала третьяго класса, переполносильщиками, неннаго слугами, желъзнодорожными служащими тоже слъдила за Эрной пара любопытныхъ глазъ въ большихъ золотыхъ очкахъ. Тамъ сидълъ Давидъ Галлюсъ, погрузивъ свое красное лицо до самой лысины въ кружку съ пивомъ и изъ-за краевъ ея поводя во всъ стороны своими зелеными лягушачьими глазами. Около него сидълъ его неизмънный спутникъ воинственнаго вида, Ганкеле и маленькій извозчикъ Штумпе, оставившій свой экипажъ за вокзаломъ. Оба были въ дурномъ настроеніи: Ганкеле потому, что туристъ, котораго онъ полдня водилъ по городу, нося его чемоданъ, скрылся отъ него въ какомъ-то трактиръ, прощанье ничего не заплативъ, и катилъ теперь, въроятно, дальше; извозчикъ потому, что уже два часа сидълъ безъ дъла, и въ груди его накопилась злоба и презръніе къ разнымъ новомоднымъ выдумкамъ, какъ конки и т. п.

Давидъ Галлюсъ тоже • былъ угрюмъ сегодня: онъ находился въ переходномъ состояніи. Еще не настало то время. когда онъ, спустив шись съ высотъ, куда возносила его наука днемъ, стремился въ вечерней тиши утолить свою жажду, у алкогольнаго потока. Сегодня его выгнала изъ дому раньше обыкновенная уборка и чистка квартиры, или нътъ!--это была не чистка и уборка, какъ онъ сообщилъ двумъсвоимъ повъреннымъ, а настоящая оргія воды и мыла, неистовое мытье. страсть все перевернуть вверхъдномъ и среди противнаго пара пронзительные крики и бъготня сощетками трехъ грацій, выгнавшихъ

ученаго изъ квартиры.

- Varium semper et mutabile femina—печально сказалъ опьянъвшій и огорченный маленькій философъ. -Женщины всегда придумаютъ чтонибудь новое, чтобы помучить насъ. Хотълось бы мнъ хоть полдня пожить на свътъ безъ женщинъ. Какая блаженная тишина наступила: бы тогда! Какое величественное, божественное спокойствіе! При одной мысли объ этомъ на душъ дълается легко. Но женщины лишь смъются надъ нами.

Онъ повсюду! Посмотрите, Гани вы, милъйшій Штумпе, вотъ дитъ взадъ и впередъ одна изъ нихъ.

Вотъ-молодая элегантная дамасъ господиномъ. Знаете вы, какуюшутку сыгралъ со мною этотъ злъйшій мой врагъ! Рано утромъ — часовъ въ девять-десять, она ворвалась въ мою квартиру, гдв всебыло-хаосъ, стащила меня съ стели и коротко и ръшительно потребовала ключъ отъ моей лабораторіи. Она желаетъ учиться! У нея: фабрика! Она хочетъ быть докторомъ! Потомъ пошло о женщинахъ. о, что это за словоизвержение было, что за вздоръ! Какая дикость! Можетъ быть эта молодая фурія опять придетъ ко мнъ. Я человъкъ старый! Я ея боюсь!

— Она сегодня уъзжаетъ! — коротко и недовольнымъ тономъ сказалъ Ганкеле.

Давидъ Галлюсъ высоко поднялъ

 Танкеле, говорю вамъ — Она учится здѣсь!

— Такъ что жъ? Они взяли два

билета на скорый повздъ въ Кельнъ. И господинъ, который съ нею, что будетъ очень сказалъ еще, радъ, если скоръе вырвется изъ этой дыры и никогда больше не увидитъ Гейдельберга. Я стоялъ рядомъ!

Она здъсь учится!

—настаивалъ Перко. Онъ также мало върилъ въ отъездъ Эрны, какъ благочестивые люди въ то, что дьяволъ не существуетъ. Онъ составляетъ въдь необходимую часть цѣлаго!

Расположение Ганкеле все ухудшалось.

— Говорю же вамъ!— вспылилъ онъ. - Въ Кельнъ! Въ первомъ классъ! Ужъ я то знаю людей."

Штумпе поддержалъ его сердитымъ голосомъ.

- Когда дъло идетъ о томъ, чтобы глазъть на звъзды- мы ничего не говоримъ! Это ужъ ваше дъло. Но на вокзалъ-тутъ голосъ принадлежитъ намъ!

снялъ. Давидъ Галлюсъ очки, протеръ ихъ и съ изумленіемъ

оглядълся.

— Боже мой! Гдв я!-- спросилъ онъ съ кроткой улыбкой разсъяннаго стараго ученаго. -- Извините, господа! Я ухожу. Заплатите сами за то, что вы выпили, жеотесанныя дубины, беотійцы! Прощайте!

И онъ убъжалъ, не обращая вниманія на попытки удержать его со стороны своихъ растерянныхъ прія-

телей.

Проходя мимо Эрны, онъ, не кланяясь ей, посмотрълъ на нее вызывающимъ видомъ снизу вверхъ, но она не замътила его — мысли ея были далеко отсюда—дома!

Не прошло еще трехъ дней, какъ она покинула родной домъ, куда должна теперь возвратиться, какъ будто ничего не случилось. Что такое трое сутокъ въ долгой человъческой жизни?

Однако, этотъ короткій промежутокъ времени былъ ръшающимъ для нея. Она возвращаясь съ болью въ душъ, разочарованная и полная горечи, а любопытнымъ теткамъ и глупо хихикающимъ кузенамъ должна будетъ показывать веселое лицо и увърять, что маленькая поъздка въ Гейдельбергъ совершилась къ полному ея удовольствію, что на этотъ разъ ей только хотълось позондировать почву, что всюду встрътила она дружескій пріемъ и что если она когда-нибудь ръшится поступитъ въ университетъ, то, конечно, поступитъ только въ Bnperta Carola на берегахъ Неккара. Тетки и кузины отнесутся, вфроятно, недовърчиво къ ея словамъ, но не выскажутъ своихъ сомнъній — Эрна была такъ осторожна, что кромѣ Джона Генри и стараго друга семьи, ландрата, давшаго ей рекомендательное письмо къ профессору, никому не довърила своихъ плановъ, и злые языки должны будутъ скоро успокоиться.

Она вернется домой, останется невъстой ванъ Леннепа, и все снова

будетъ по прежнему.

Завтра рано утромъ она проснется опять въ старомъ, пустомъ отцовскомъ домъ. Ее разбудитъ хорошо знакомый съ дътства ръзкій свистокъ-знакъ, что пора начинать работу на фабрикъ. И когда она, усталая отъ плохо проведенной ночи, подойдетъ къ окну, то снова увидитъ ряды женщинъ и дъву--шекъ, склонившихъ блъдныя лица надъ работой... Онъ молча работаютъ... работаютъ... Но уже не для меня! Она теперь чужая въ пустомъ мрачномъ домъ. Среди этихъ стънъ и машинъ нътъ ничего, что принадлежало бы ей. Она будеть получать хлъбъ изъ милости отъ Джона Генри ванъ Леннепа, не только никому не жалуясь, но разыгрывая роль гордой богатой наслъдницы, пока не сольется въ одно съ Джономъ Генри. Онъ поведетъ ее за собою, куда ему вздумается. — Онъ--ея повелитель...

Эрна содрогнулась, вспомнивъ о завтрашнемъ днъ.

Опять будетъ пасмурное утро,

сърый дымъ, окутывающій фабрику, отвратительный запахъ угля, вездъ дымящіяся трубы, мрачные, погруженные въвъчную работу люди, стукъ нагруженныхъ телъгъ на улицъ, на дворъ монотонное жужжанье и стукъ, — въчный припъвъ: "Въ потъ лица твоего долженъ ты ъсть хлъбъ свой"!

А она бъжитъ отъ работы, отъ свободной жизни, которую восхваляла сама! Отъ залитаго солнцемъ уголка, голубого Неба. зеленныхъ волнъ Неккара, великолъпныхъ останковъ временъ Возрожденія, сверкающихъ багрянцемъ. отъ въчно юной весны въ ея снъжно бъломъ покровъ цвътовъ, изъ этого пріюта поэзіи, науки и веселаго студенчества! И сюда, какъ и повсюду, пробралась угрюмая Забота, съ ворчаньемъ выгнала ее своимъ костылемъ, и смущенная и разбитая, покинула она Гейдельбергъ...

То, что дълала теперь Эрна, была лишь ея обязанность по отношенію къ Джону Генри, но она не ръшалась отъ стыда поднять глазъ, полнаго горькаго упрека себъ:

— Ты продалась! Вернись же въ золотую клътку!..

Спутникъ ея остановился.

— Я и не подумалъ...—быстро сказалъ онъ. — Въ этомъ поэтическомъ уголкъ совсъмъ сбиваешься съ толку. Заражаешься всеобщимъ головокруженіемъ...

— Слушай, Эрна! Мы не можемъ вернуться домой вмъстъ. Это возбудитъ лишь ненужные разговоры. Лучше всего будетъ, если я останусь въ Кельнъ, ты поъдешь дальше одна, а завтра, какъ бы случайно, и я пріъду домой.

Она молча кивнула головой. Теперь ей все было безразлично.

— Кромъ толо, надо позаботиться, чтобы на станціи ты нашла свой экипажъ и чтобы дома приготовились къ твоему пріъзду. Надо телеграфировать!

— Конечно... Надо телеграфиро-

вать!—машинально повторила Эрна, разсъянно смотря на цвътные фонари, искры локомотивовъ, мракъ, разстилающійся за вокзаломъ.

Тамъ лежала ровная, плоская мѣстность, была съренькая будничная

жизнь...

Ванъ Леннепъ вынуль часы.

— Время еще есть. Телеграфная контора совсъмъ близко. Подожди меня здъсь!

Эрна утвердительно кивнула ему головой, остановилась и, слегка дрожа, плотнъе запахнула свою накидку, прислушиваясь къ его быстрымъ твердымъ шагамъ.

Онъ ушелъ отъ нея! Оставилъ ее одну,—хотя лишь на пять минутъ! Первой ея мыслью было: "Это неосторожно съ его стороны! Положимъ, онъ поступилъ такъ, заботясь о ней же, но на его мъстъона бы этого не сдълала. Показываетъ такъ открыто, что онъ вполнъ увъренъ въ своей побъдъ! Въдь это можетъ возбудить желаніе поступить наперекоръ ему"!

Такого желанія, правда, въ Эрнъ не было, но внезапно, какъ только перестало тяготъть надъ нею присутствіе Джона Генри, въ ней поднялся прежній вихрь мыслей, вопросовъ, явилось желаніе себъ отчетъ въ испытанныхъ впечатленіяхъ, решеніяхъ и мненіяхъ, выведенныхъ изъ этихъ впечатлъній. Въ послъдніе часы все это дремало въ ней, какъ будто она была оглушена паденіемъ съ высоты. Но теперь силы ея оживали, еще подавленныя глубокой, безутъшной тоской и уныніемъ, но уже нетерпъливо старающіяся разбить оковы... Уже поднимался въ ней задорный вопросъ-почему?

Это "почему?"—исходный пунктъ всякаго человъческаго знанія, нъсколько лътъ тому назадъ послужило началомъ ея стремленія късвободъ. Другія дъвушки, ея подруги, не удивлялись ничему, спокойно относясь къ существующему порядку вещей. Но она задала себъ

вопросъ: почему я, какъ женщина, существо низшее?

Върно ли это или это только

придумано мужчинами?

Итакъ, идя отъ вопроса къ вопросу и постепенно уясняя себъ самое себя, пришла она къ ръшенію сдълаться студенткой. Почему же теперь отказывается она отъ этого ръшенія? Эрна задумалась. Мужчины утверждаютъ, пришла ей мысль, что женщины не могутъ мыслить логически. Но кто учился латинскому языку, у того голова сама собою начинаетъ работать логически. Невольно она перевела на латинскій языкъ вопросъ: — Почему ты уходишь отсюда? — Отъ нужды!

— У тебя нътъ денегъ! Она разсердилась, но, провъривъ себя, успокоилась: да, немного она боялась лишеній.

Ее избаловали, изнѣжили, разслабили...

— Съ досады, —подсказалъ другой голосъ. —Тебя возмутило, что твои друзья или, лучше сказать, твой единственный другъ покинулъ тебя. Но развъ нътъ у тебя преданнаго друга на всю жизнь, который дъйствительно любитъ тебя и не оставитъ тебя, пока ты жива? Его зовутъ Эрна Бауэрнфейндъ и ты можешь быть увърена, гдъ будешь ты, тамъ и она и будетъ помогать тебъ, насколько можетъ!

И снова спросила Эрна себя:-По-

чему ты уходишь отсюда?

— Изъ чувства долга! — сказалъ третій льстивый голосъ. —Ты отдала свою руку Джону и не свободна уже! Ты не можешь нарушить свободно данное торжественное объщаніе! Это твоя обязанность!

А четвертый голосъ предупредительно добавилъ:— И изъ чувства благодарности! Ты сама признаешь, что многимъ обязана Джону Генри! Ты въ долгу у него, и этотъ долгъ можешь заплатить лишь тъмъ, чъмъ еще владъешь и что одно и нужно ему—тобою! Эту жертву ты должна принести въ память отца!

Эрна гордо выпрямилась. Она почувствовала, какъ бурно заговорило въ ней чувство собственнаго достоинства. Нѣтъ и нѣтъ! Высшая обязанность человѣка—по отношеню къ самому себѣ! Если онъ самъ по себѣ ничто, то и для другихъ останется навсегда не болѣе, какъ блѣдной тѣнью. Если онъ въ разладѣ съ тобою, то не можетъ и съ другими быть въ согласіи. Если онъ не побъдить себя, то другіе его побъдятъ и уничтожатъ, какъ дитя уничтожаетъ изъ любопытства игрушки.

Я — это я! — сурово сказала она себъ. "Никто не можетъ требовать, чтобы я была иною. Тогда я уже не буду собою! Это будетъ самоубійство! Можно ли принуждать къ самоубійству? Защищаться противънего даетъ мнъ право сама природа!

Да! Но почему же ты не защищаешься? Почему уходишь отсюда?

Неужели отвъта на этотъ вопросъ нътъ? Неужели перечисленныхъ ею причинъ достаточно, чтобы похоронить всъ свои желанія, надежды, свое "я"? Достаточны для такого человъка, какъ она? молодого, сильнаго, гордаго, полнаго жизни, огня и честолюбія? Она смъло заглянула въ свое сердце и отшатнулась со страхомъ: изъ глубины его раздался последній, могучій, громкій голосъ: "Ты любишь Джона Генри! Любишь его, какъ и онъ тебя! Онъ, твой повелитель, смотрящій на тебя сверху внизъ, представляющій тебя ничтожной и слабой, чтобы можно было охранять и защищать тебя! Онъ не оставитъ тебъ ничего своего, ты должна слиться съ нимъ всъмъ своимъ существомъ, быть отраженіемъ его духа, его подобіемъ, созданіемъ его воли! Съ сладкимъ замираніемъ ты смотришь въ бездну и все, что есть въ тебъ женственнаго, нъжно шепчетъ тебъ: какъ хорошо испытать уничтожающую силу этого человъка и его возрождающую любовь! Какъ хорошо быть совсъмъ другимъ созданіемъ, женщиной, имя которой — слабость! Къ

этой слабости и стремится его сила, ее онъ любитъ ожесточенною и страстною любовью! Этой слабости ты принесла въ жертву то, чъмъ была и хотъла быть! Все это умерло. исчезло! Ты считала себя довольно сильной для союза съ нимъ въ болъе высокомъ смыслъ! Ты хотъла смъло глядъть ему въ глаза, какъ другъ и товарищъ, свободно и весело итти съ нимъ объ руку вмъсто того, чтобы боязливо прижиматься къ нему. Такъ было бы лучше для тебя и для него. Но судьба взвъсила тебя и нашла слишкомъ легкой. Ты думаешь, что любишь Джона Генри слишкомъ сильно, нътъ! Ты слишкомъ мало любишь его. Въ тебъ нътъ той возвышенной любви, которая остается върной себъ и не уступаетъ даже любимому человъку. Ты выдержала бы испытаніе, еслибъ изъ любви побъдила бы любовь!

Эрна опустилась на скамью, съ унылымъ и усталымъ видомъ опершись головою на руку. Теперь все было ей ясно, и яснъе всего было сознаніе, что всъ ея размышленія не дали ей силы прійти къ какомунибудь ръшенію. Она чувствовала себя, какъ хромой, которому сказали бы: "Встань и ходи!" Онъ отвътилъ бы: "сотвори чудо, и я пойду"!

Но можетъ ли случиться чудо? что-нибудь неожиданное? Вернется ли ея свобода? Эрна чувствовала, что, получи она малъйшій толчекъ извнъ, она встанетъ и снова пойдетъ къ намъченной цъли и не дастъ увезти себя въ далекую рейнскую равнину, а вернется на освъщенныя луною высоты, господствующія надъ городомъ музъ.

Въ сумеркахъ почти не видно было города. Только возвышались надъ ними колокольни, и съ нихъ доносились издали звуки колоколовъ и шли къ блъдному весеннему небу, да виднълись надъ долиной и горами развалины замка, еще разъ показавшіяся Эрнъ на прощанье въ блъдно-розовомъ, потухающемъ свътъ.

Прохладный вътерокъ приносилъ лъсной запахъ съ горныхъ вершинъ, которыя черными волнами вздымались одна надъ другой, а надъ ними сверкали звъзды.

А тутъ, внизу, пыхтъли, стучали и дымились локомотивы, кричали носильщики. Поъздъ былъ поданъ. Пора было прійти Джону Генри, но Эрна знала, что онъ не опоздаетъ. Время было у него разсчитано поминутамъ при помощи хронометра. Пока псссажиры займутъ мъста, пройдетъ еще, навърное, минутъ пять.

У вагона передъ Эрной происходила толкотня. Толпа студентовъ въ пестрыхъ шапочкахъ провожала товарища, который, какъ поняла Эрна изъ разговора, "былъ вызванъ старикомъ", т. е. передъ началомъ семестра долженъ былъ съвздить къ отцу въ имъніе. О прежнихъ торжественныхъ, романтическихъ проводахъ бурша его сотоварищами не могло быть и ръчи среди прозаической обстановки вокзала, и молодые люди, повидимому, не особенно были растроганы прощаніемъ съ товарищемъ, но по старинному обычаю они затянули, сначала неувъренно и нестройно, а потомъ все съ большимъ воодушевленіемъ тоскливо - жалобную пъсню: "васъ покидаетъ старый буршъ! Прощай!"

Голоса ихъ были необработаны, рабочіе съ телѣжками, на которыхъ они везли багажъ, прерывали ихъ пѣніе криками "берегись", стоявшіе вокругъ англичане смотрѣли на студентовъ съ изумленіемъ и любопытствомъ, и тѣ наконецъ въ смущеніи умолкли.

Но увзжавшій не потеряль самообладанія. Онъ стояль у открытой двери купе въ прежнемъ веселомънастроеніи, съ покраснвышимъ отъвина красивымъ молодымъ лицомъи мягкимъ, звонкимъ юношескимъголосомъ продолжалъ пвть послвднюю строфу прощальной пвсни. Другіе подхватили ее.

Все вдаль, все вдаль мой путь ведеть—Прощай!

Отъ старыхъ городскихъ вороть! Прощай! Мой путь, мой духъ не знають узъ, Прощай! Благословенъ будь городъ музъ! Прощай! Прощай! Прощай!

"Благословенъ будь, городъ музъ" Эрна отошла въ сторону. Глаза ея наполнились слезами. Необъяснимой горечью и тоской наполнила ея душу прелесть Стараго Гейдельберга, который она должна была оставить навсегда. Эрна старалась внушить себъ благоразуміе. Что собственно случилось? Молодой подвыпившій студентъ пропълъ давно знакомую пъсню (кондукторъ уже предложилъ ему прекратить пъніе), -- воть и все! Но она затронула сердце Эрны, и именно словами "городъ музъ". Городъ, люди, замокъ, ландшафтъ, университетъ - все это издавна въ мечтахъ и думахъ являлось ей идеаломъ. Это было обътованная земля, куда она стремилась и гдъ уже была мысленно прежде, чъмъ увидъла ее въ дъйствительности. Тутъ былъ новый для нея міръ науки, который неудержимо привлекалъ ее къ себъ и долженъ былъ сдълать изъ нея разумнаго и эрълаго человъка двадцатаго столътія. Эрна не обманывала себя. Для большинства ея подругъ не пришло еще время вступить въ этотъ міръ. Но она чувствовала въ себъ силу проникнуть въ него. Для нея наука не ядъ, а чистый ключъ, образовавшійся среди темныхъ горъ изъ сотни источниковъ. Надо было только подойти къ нему, чтобы почерпнуть изъ него мудрости.

Знаніе—сила! Знаніе—свобода! Теперь Эрна подошла къ окончательной разгадкъ, почему ей такъ жалко Гейдельберга: тутъ была для нея свобода, а свобода—высшее благо.

Кто хочетъ облагородить свою жизнь, — тотъ долженъ быть свободнымъ. Кто хочетъ себя и свою жизнь отдать другимъ, долженъ быть свободнымъ. Только то имъетъ значеніе и силу, что дается и принимается свободно. Все другое лишь

унижаетъ. Совмъстная ея жизнь съ-Джономъ Генри была бы принудительной и потому недостойной ихъобоихъ. Эрнъ показалось удивительнымъ, что она поняла это толькотеперь. Въдь. Джонъ Генри принуждалъ ее — правда, она сама далаему поводъ къ тому, — повиноваться: ему изъ благодарности и любви.

Но есть другая, высшая форма повиновенія, когда свободный человъкъ повинуется другому добровольно, приносить ему свое сильное, мужественное "я" отъ всего сердца и тъмъ доказываетъ величесвоей жертвы. Если когда-нибудь Джонъ Генри будетъ имъть ее, Эрну, своей женой, то получитъ ее, какъ свободный даръ, какъ богатый королевскій подарокъ. И тогда лишь этотъ даръ будетъ достоинъ ея.

Гордость наполнила душу Эрны, возвысила ее въ собственныхъ глазахъ, сдълала ее сильной и бодрой. Тутъ, на этихъ горахъ, ожидали ее тяжелые дни, печальныя недъли, можетъ быть, нужда и заботы. Но чтовсе это значитъ для человъка, сознаніе котораго втихомолку, но неуклонно подстрекало его познатьсебя, хотя бы въ послъднюю минуту ръшительнаго испытанія?

Теперь она уже не собъется съвърнаго пути!

Эрна встала, и ноги ея сами собой: направились къ выходу, и она не удивилась этому. Такъ и должно быты!

Эрна шла быстро - ей оставалось до прихода Джона одна-двѣ минуты. Въ концъ зала она повернула въ сторону. Тамъ мелькали шапочки. "херусковъ". Она узнала молодогографа и другого студента, которымъ вчера проповъдывала въ лодкъ и которые поджидали здѣсь будущаго товарища по университету, чтобы завладъть имъ прежде другихъ корпорацій. Эрна не хотъла, чтобы еездѣсь видѣли. Она свернула напра**во**и пошла по уединенной дорожк**ъ** подъ деревьями. Тутъ только вздохнула она свободно. Возврата уже не было!

Оставалось только идти впередъ, на борьбу за существование. И предъ ней вставалъ грозный вопросъ: побълить она или погибнетъ? "Можетъ быть, умру съ голода"! думала она. "Такъ что же! Тогда онъ все - таки уважать меня больше, чъмъ еслибъ я стала теперь его женой, такой женой, какъ онъ хочетъ! Онъ высоко цънитъ себя и правъ! Поэтому онъ долженъ научиться цънить и меня. Когда я буду такимъ же сильнымъ и цъльнымъ человъкомъ, какъ онъ, тогда можетъ онъ снова просить моей руки. Тогда получить онъ меня, какъ свободный даръ, какъ богатый цар--скій подарокъ"!

## XIV.

Эрна шла все дальше и дальше. Опредъленной цъли у нея не было. Ей хотълось только уйти отъ того мъста, гдъ поддалась она слабости, которая ръшила бы всю ея судьбу. Она прошла мимо неосвъщенныхъ оконъ своей квартиры. Ей не хотъ. лось сидъть въ четырехъ стънахъ. Она чувствовала потребность подышать свъжимъ воздухомъ; ее подкръпляла и давала ей силы, желаніе жизни и свободы бодрящая прохлада, которая, какъ въ Италіи, слъдуетъ здъсь за закатомъ солнца. Кромъ того, если Джонъ Генри остался въ Гейдельбергъ, то прежде всего станетъ искать ее дома.

Но, конечно, онъ не остался. Эрна покачала головой. Она хорошо знала Джона Генри: уже то, что онъ прівхаль за ней, было для него тяжелой жертвой. Онъ считаль своей обязанностью объяснить ей ея положеніе и предупредить ее, что и сдълаль безпощадно—и воть ея отвъть: она идеть одна по окутаннымъ сумерками улицамъ, съ гордо закинутой головой, навстръчу мраку и неизвъстности. Она не нуждается въ его помощи и не хочеть его власти! Онъ долженъ это понять, когда, вернувшись на вокзалъ, не найдеть

ея тамъ. Въ первыя минуты онъ подумаетъ, что произошло недоразумъніе, будетъ разыскивать ее въ въ вагонахъ, бъгать туда и сюда по платформъ, пока не убъдится, наконецъ, что она ушла отъ него. Тогда онъ уъдетъ, если не съ этимъ же поъздомъ, то съ слъдующимъ. Во всякомъ случаъ онъ не сдълаетъ новаго шага къ сближенію.

Время подумать у нея еще есть. Если она употребить его съ пользой, если ей посчастливится завоевать почву, твердо стать на ноги безъ посторонней помощи, то она все объяснить Джону Генри письменно. А пока пусть онъ вдетъ отсюда, оставаясь по виду такимъ же спокойнымъ, какъ всегда, и выдавая свое раздраженіе и досаду лишь безпокойными взглядами да нервнымъ пожевываньемъ сигары между зубами. Помочь ему она не можетъ.

Такъ должно быть, какъ бы это ни было тяжело и для нея, и для него! Не смотря ни на что, она полна теперь увъренности въ себъ и радостныхъ надеждъ, на сердцъ у нея легко, походка бодра, глаза блестятъ.

Она покончила съ своимъ разладомъ. Остальное все устроится само собою. Пробиваются же другіе къ цъли! И наконецъ — эта мысль постоянно приходила ей въ голову, хотя казалась ей не вполнъ въроятной — самое большое — она умретъ съ голоду!..

Надъ ней зашумъли высокія деревья. Погрузившись въ свои мысли, Эрна незамътно для себя взобралась по дорожкъ къ замку и дошла до входа въ него. Вокругъ не было ни только изъ сверкающаго души, огнями города доносился сюда неясный гулъ, въ который сливались да тяжелый безчисленные звуки бой башенныхъ часовъ, пробившихъ семь. Въ паркъ была глубокая тишина. На небъ стояла полная луна. Ея яркій серебристый свътъ озарялъ деревья-великаны и дворецъ, плющъ, мрачнымъ покровомъ скрывавшій стъны, струи воды; онъ сглаживалъ и смягчалъ все заброшенное, отжившее и разрушенное временемъ. Подъ его лучами не замътно было слъдовъ разрушенія, произведенныхъ человъческой рукой или молніей, дождемъ и морозомъ. Увитые зеленымъ плющемъ, озаренные голубоватымъ свътомъ, эти сложенные изъ песчанника дворцы, башни и стъны въ свое время должны были быть такими, какими предстали теперь передъ взорами Эрны. медленно проходившей подъ деревьями - молчаливыми и торжественными въ своемъ молчаніи. Глазомъ художника смотръла Эрна на величавыя меланхолическія развалины.

Распавшіеся камни говорили о недолговъчности созданій человъческихъ, а надъ ними въяло дыханіе въчной красоты, которую нельзя истребить, изгнать изъ міра, которая возрождается сама собою. Когда ликованіи разрушительныхъ французскихъ ордъ одно изъ чудесъ искусства Возрожденія на сѣверъ отъ Альповъ, пфальцскій замокъ на Неккаръ, былъ объятъ пламенемъ, изъ него, какъ фениксъ, снова возстала Красота. Когда разсъялось послъднее облако лыма отъ взорванныхъ минъ и отъ великолъпнаго зданія остался лишь почернъвшій скелетъ, Красота снова проскользнула сюда незамътно, неслышно, подъ видомъ отростающаго плюща, зеленъющей травы, покрытыхъ молодыми почками деревьевъ и сострадательно накинула на голые камни посланный имъ природою покровъ, и они стали еще великолъпнъе, чъмъ прежде, и мрачное въ своемъ великолъпіи, грозное укръпленіе превратилось въ сказочный замокъ, какой можетъ создать только фантазія, который своимъ привлекательнымъ, веселымъ и величавымъ видомъ придавалъ благородство горамъ, долинъ и ръкъ у подножія его развалинъ.

Эрна вошла на залитый луннымъ

свътомъ пустынный дворъ замка. Въэтой тишинь, гдь звукь ея шаговъ повторялся безчисленными каменными плитами. Эрна испытывала немного жуткое, но въ то же время торжественное, глубокое чувство. Передъ ней вздымался величаво фасадъ жилища Отто-Генриха. Сквозь отверстія оконныхъ сводовъ мертваго. дворца видиълись звъзды, а въ недавно возобновленнагоствив дворца Фридриха неподвижно, какъ стражи, стояли каменныя фигуры повелителей Пфальца въ своихъ. высокихъ нишахъ; бородатые мужчины въ своихъ роскошныхъ изваянныхъ изъ камня одеждахъ, казалось, привътливо кивали головой, чувственно улыбались женскія лица, арки и колонны поднимались вверхъ. легко и граціозно, несмотря на скрытую въ нихъ мощь, а горный вѣтерокъ, проникавшій сквозь крыши и отверстія разграбленнаго замка, насмъшливо шепталъ ему: что ты та-кое? Четыре стъны, которыя даже нищаго не могутъ укрыть отъ дождя и росы! А люди останавливаются передътобою въ изумленіи. То, что воздвигло тебя здась, само давно уже разбилось въ прахъ, какъ безполезное для нашего времени. А фантазія сплетаетъ тебѣ новый покровъи оживляетъ то, что давно умерло, старыми, таинственными словами нвмецкихъ сказокъ: "Былъ когда-то"...

Эта торжественная картина, эти: озаренныя луной, покрытыя богатыми арабесками стъны, съ oxpaняющими ихъ молчаливыми блѣдными рыцарями, скрывающія себъ лишь мусоръ и деревья, дающія пріютъ лишь ночному вътерку;. возлъ нихъ, у фонтана, какъ чужестранцы въ этомъ царствъ краснаго, кажущагося теплымъ, какъ живое тъло, песчанника, четыре сіенитовыя колонны изъ дворца Карла Великаго на Рейнъ; дальше, какъ уголокъ погруженнаго въ волшебный сонъ замка, аркады итальянскихъ. ложъ въ пышно разросшемся плющъ,. —все это былъ особый міръ, противоположный нашей дъйствительности. Эрна, у которой въ ушахъ стояли еще свистки, стукъ колесъ и шумъ вокзала, недовърчиво оглядълась вокругъ себя. Тамъ, внизу, быль двадцатый въкъ съ своей безпощадной культурой, дымомъ стономъ машинъ, безумной суетой возбужденныхъ людей, а здъсь средніе въка... Нътъ, даже не то -французы, къ счастью, уничтожили все средневъковое! Здъсь было нъчто внъ времени, живущее печальной, но возвышенной и красивой жизнью, кусочекъ сказочнаго острова, удаленный отъ всего свъта, тихій и мирный.

чувствовалось, какъ въ храмъ, и все мелочное и злободневное само собою спадало съ души. Эрна испытывала въ то же время легкій таинственный страхъ, сознавая себя такой одинокой среди камней и шумящаго лъса, такой одинокой! Привидъній здъсь, конечно, не было! Пфальцграфы и графини, ихъ рыцари, всадники, придворные шуты и карлики умерли и не могли ожить. Французы пустили по вътру ихъ прахъ. Но въ такомъ мъстъ могли быть видънія. При мъсяцъ можно увидъть несуществующее бълыхъ женщинъ, и испугаться. . Лучше вернуться домой.

Вдругъ Эрна услышала, что подъ сводами воротъ кто-то идетъ. Шаги были быстрые и мелкіе, какъ у ребенка, но сопровождались они сердитымъ ворчаньемъ старика. Отступленіе для Эрны были невозможна... Она принуждена была остаться и ждать... на душъ у нея было очень пріятно... И вотъ на освъщенномъ мъсяцемъ пространствъ вынырнула фигурка карлика, который быстро направился къ молодой дъвушкъ. Эрна въ первую минуту подумала: Великій Боже! Да это самъ Перкео! Онъ направляется теперь къ своей громадной бочкъ посмотръть, есть ли тамъ еще хоть нъсколько капель вина. Потомъ она съ облегченіемъ вздохнула, готовая почти разсмъяться. Конечно, это былъ Перкео! Третьяго дня вечеромъ она сама такъ окрестила его, потому что у этого карапузика была такая большая голова съ огромной лысиной, потому что онъ любилъ вино, ненавидълъ женщинъ и такъ сердито сверкалъ глазами, когда ръчь заходила о дочеряхъ Евы!

Давидъ Галлюсъ остановился, непріятно пораженный, вытеръ старомоднымъ краснымъ платкомъ лобъ, на которомъ отъ истребленнаго въ неумъренномъ количествъ алкоголя блестъли капли пота, и жалобнымъ голосомъ пробормоталъ.

— О, Боже мой!

Онъ былъ въ томъ переходномъ состояніи между днемъ и ночью, когда два жившія въ немъ противоположныя существа боролись между собою.

- И здѣсь видѣнія! Прежде этого на было. Полиція не должна этого допускать. Днемъангличане, ночью— духи! Когда же, наконецъ, можно отдохнуть?
- Я хотъла бы быть духомъ, господинъ Галлюсъ!—печально сказала Эрна. Тогда мнъ не нужно было бы ни ъсть, ни пить, ни платить за квартиру, а это было бы мнъ очень пріятно!

Карликъ на цыпочкахъ подошелъ къ ней и осторожно тронулъ ее за

— Въдь вы же уъхали со скорымъ поъздомъ! — сказалъ онъ. — Это доказано двумя свидътелями — Ганкеле и Штумпе. Первый научно доказанный примъръ раздвоенія личности! Очень интересно! Какъ это вы сдълали, моя милая?

Эрна засмъялась надъ важностью пьянаго карлика.

— Я не уъхала! А еслибъ я была духъ, развъ вы не испугались бы? — Духа? нътъ! Я часто вижу духовъ въ полночь, когда весь міръ

— духаг ньты и часто вижу духовъ въ полночь, когда весь міръ начинаетъ вертъться у меня передъ глазами. Эта большая карусель меня забавляетъ даже. Но къ живымъ женщинамъ у меня глубокое отвращеніе!—Онъ вдругъ испуганно отскочиль отъ Эрны.

— Я знаю васъ! Но въ свою лабораторію васъ не пущу, хотя бы вы приставали ко мнъ десять разъ! Вы не должны быть тамъ. Я запру дверь. Дълайте съ своей фабрикой, что хотите. Сожгите ее, продайте, но меня...

— У меня уже нътъ фабрики! — сказала Эрна, — Это было видъніе, подобное тъмъ, которыя являются вамъ въ полночь за бутылкой вина. Теперь я, какъ улитка безъ своей раковины, жалка и безпріютна! Что вы на это скажете, г. Галлюсъ?

— Все это мнѣ безразлично!— сердито проворчалъ карликъ и двинулся дальше невѣрными шагами.— Я пришелъ сюда, чтобы бесѣдовать съ Міровымъ Духомъ, и о земныхъ вещахъ ничего знать не хочу. Пойдемте со мною! Я покажу вамъ этого духа. Тогда вы увидите, какъ мало значенія имѣете вы и ваша раковина!

Хорошенькая студентка смущенно и робко пошла рядомъ съ пошатывающимся маленькимъ Перкео, который достигалъ ей только до плеча. Онъ довърчиво взялъ ее за руку, уставившись своими зелеными глазами въ пространство.

 Гинкеле! — разсъянно сказалъ Онъ,—вы и полицейскій слишкомъ много занимаетесь Спинозой. Прочитайте сначала Аристотеля и Лейбница, потомъ... ахъ!..—Онъ пришелъ въ себя и посмотрълъ на Эрну.-Видите ли, моя милая, я бываю въ очень дурномъ обществъ-въ обществъ самого себя—а этого ни одинъ человъкъ не можетъ вынести долго. Знаю я молодца — пьяница и человъконенавистникъ! Вотъ я, убъгая отъ самого себя, я и вызываю разныхъ дрянныхъ духовъ! Въ полночь! Дворники и торговцы собаками -- моя свита! И начинается бъганье изъ трактира въ трактиръ! Нътъли гдънибудь еще хоть капли вина въ полночь? -- Онъ сказалъ это нараспъвъ, тихимъ и печальнымъ голосомъ. — Я бывалъ собутыльникомъ нашего Іосифа Виктора Шеффеля, Онъ совсѣмъ не такъ много пилъ, какъ говорятъ. Это клевета, клевета! Но, конечно, не воду! Вода—ядъ. Въ ней безчисленные кокки, микробы и бациллы кишмя-кишатъ! Подобные китамъ, если разсматривать ихъ въ микроскопъ! Каждый день крываемъ мы, ученые, новыя существт и благодаря своимъ микробамъ поселяемъ въ людяхъ отвращеніе ко всему на свѣтъ. Вы пили когданибудь воду, милъйшій? Кто вы такой? Почему я не вижу васъ въ моей лабораторіи?

— Вы хотъли показать мнъ Мірового Духа!—сказала Эрна, выведенная изъ терпънія этой безсвязной болтовней.—Карликъ вздрогнулъ и кивнулъ головой.

— Отсюда!—прошепталь онъ таинственно.—Съ террасы!

Терраса замка сверкала подъ луннымъ свътомъ почти бълымъ ослъпительнымъ блескомъ. Болъе темная стъна дворца Фридриха замыкала это пустынное тихое пространство. Внизу, глубоко въ долинъ свътился огоньками городъ, и сверкала волнами ръка. Широкимъ полукругомъ подымались вдали черныя горныя вершины. Но Давиду Галлюсу ни до чего не было дъла. Онъ слегка прикоснулся пальцами къ своей спутницъ и молча, съ торжествующей улыбкой указалъ ей на небо. Тамъ, какъ безчисленныя искры, свътились въ бездонной глубинъ звъзды. Свътлые кружки планетъ, яркія лучистыя звъзды большихъ созвъздій, слабый блескъ затерянныхъ въ непознаваемомъ пространствъ небесныхъ тълъ, подобный блеску свътящихся червячковъ, наконецъ, прозрачная бъловатая дымка млечнаго пути, --- все, какъ будто нарочно созданное для земли, походило на усъянный драгоц внными переливающимися камнями сводъ, хранящій подъ собою какое-то сокровище.

— Ну?—съ любопытствомъ спросилъ Перкео, улыбаясь. Эрна, не понимая, вопросительно посмотрълз на него. Онъ съ недовольнымъ видомъ

покачалъ своей огромной лысой головой, которую съ трудомъ поддерживало хилое туловище. — Вамъ не знакомы звъзды?

— Конечно знакомы!—сказала поспѣшно Эрна. — Вотъ Полярная звъзда, тамъ Большая Медвъдица, а это...

 Слова, слова, слова! — кротко прервалъ ее Давидъ Галлюсъ. - Милыя дъти, вы повторяете заученныя слова! Не нужно словъ! У кого есть горе, тотъ пусть только посмотритъ на звъзды. А у васъ горе! Иначевы не были бы такъ блѣдны и не бродили бы тутъ при лунъ, разыскивая свою потерянную раковину. Зачъмъ? Я спрашиваю васъ еще разъ, кто вы? Человъкъ! Хорошо! На землъ нъсколькотысячъ милліоновъ людей. Земля же неизмъримо маленькій комочекъ глины, самъ по себъ совершенно темный и издали невидимый, который съ безчисленнымъ множествомъ подобныхъ шариковъ и еще болве легкихъ твлъ, съ лунами, метеорами, сатурновыми кольцами и тому подобными дътскими игрушками кружится около солнца, какъ комаръ вечеромъ вокругъ носа какого-нибудь философа. А солнце воображаетъ, что оно что-то необыкновенное. Ахъ, милая моя, все, что тамъ сверкаетъ-каждый этотъ свътящійся червячокъ-тоже солнце съ цълой свитой такихъ спутниковъ, какъ земля, луна, комары и люди. Еслибъ мы посмотръли въ телескопъ, то изъ мрака выступили бы еще новыя солнца, которыхъ мы теперь не видимъ, а вокругъ каждаго солнца кишатъ такія песчинки, какъ наша земля, о которыхъ никто не безпокоится, потому что онъ лишь летучая темная пыль, отбросы и соръ, а на каждой пылинкъ сидятъ милліарды людей, воображающихъ, что они что-то очень значительны. Если же мы разсмотримъ съ какой-нибудь обсерваторіи въ телескопъ млечный путь, то окажется, что онъ состоитъ тоже изъ солнцъ, не отдъльныхъ, а насыпанныхъ сотнями

тысячъ и милліонами, безчисленныхъ какъ песокъ морской или бложи; и вокругъ каждой такой огненной блохи вертится карусель изъ шариковъ, подобныхъ землъ, маленькихъ и темныхъ, на которыхъ разыгрывается міровая исторія и такіе, какъ я, безполезные старики, пьютъ съ проводниками красное вино, а безполезныя молодыя дамы стремятся въ лабораторіи. И мы начинаемъ. наконецъ догадываться, что все этоне имъетъ ни начала, ни конца. Въ самые лучшіе телескопы мы видимъ не дальше своего носа. Нъсколькомилліоновъ звъздъ и планетъ, которыя мы видимъ и о которыхъ думаемъ, что знаемъ ихъ, всъ вмъстъ лишь летучая пылинка въ безконечности. И повсюду человъкъ сидитъ, какъ земляная блоха на песчинкъ, кружится вмъстъ съ нею и улыбается высокомърно и самодовольно, какъ будто все это выдумалъ онъ, а самъ не знаетъ, куда онъ мчится, отчего происходитъ движеніе и когда оно прекратится. Всю эту исторію можно представить и въ противоположной формъ. Я смотрю въ микроскопъ и вижу въ каплъ воды весь ходъ всемірной исторіи. Тогда я играю роль Мірового Духа, а инфузоріи ломаютъ себъ голову надъ вопросомъ, какой смыслъ имъетъ вся эта исторія! И ужасно смъшно смотръть, милая барышня, какъ вы въ этой каплъ воды разсуждаете, среди милліарда другихъ инфузорій, о женскомъ вопросъ и отыскиваете пропавшую фабрику. Сиъщонъ и я съ полицейскимъ Бадіоромъ, трактирнымъ слугой и извозчикомъ, котораго зовутъ Штумпе. Мы и въ каплъ воды и на милліардахъсолнцъ, — это одно и тоже, ничто. Большое это утъшение и успокоеніе для такой старой инфузоріи, какъ я, особенно въ сумерки, на границъ между дневнымъ свътомъ и ночнымъ опьяненіемъ, когда стоишь на террасъ гейдельбергскаго замка и смотришь внизъ на трактиръ подъ названіемъ "Виноградная лоза". Я.

какъ ракету, пускаю все свое горе вверхъ, къ звъздамъ, и оно разлетается въ прахъ. Поступите и вы такъ, моя милая!

Эрна не знала, что ему отвътить. — У васъ тоже есть горе?—несмъло спросила она.

Маленькій Перкео печально посмотрълъ на нее. Его большіе зеленые глаза блестъли, какъ стекло. Вліяніе алкоголя, отъ котораго онъ освободился на нъсколько минутъ, снова сказалось теперь, и Давидъ Галлюсъ заговорилъ опять озлобленно и безсвязно.

— Горе?—повторилъ онъ тихо и удивленно. — Да! Развъ женщины не существуютъ? Развъя не уродливый карликъ? Проклятый буквоъдъ? Я остался такимъ же маленькимъ, какъ былъ въ дътствъ. Развъ вы, женщины, не смъялись надо мною? Не презирали меня?

Не проходили мимо, не обращая вниманія? Развѣ вы не враги мои? Развѣ не горе имѣть враговъ?.. Гинкеле... говорю вамъ...—Онъ инстинктивно искалъ опоры въ своемъ спутникѣ.—Я ненавижу женщинъ! И вотъмнѣ пришло въ голову. Ну хорошо! Надо и мнѣ получить свою долю удовольствій. Долой заботы! Жена моя уже три дня занята уборкой дома! Впередъ, Гинкеле! Давайте вина!

Онъ, уже не обращая больше никакого вниманія на Эрну, бъжалъ впередъ, думая догнать своего ментора, и все ускорялъ шаги. Эрна смотръла ему вслъдъ. Только теперь она замътила, что онъ былъ совсъмъ пьянъ, и радовалась, что осталась одна. Слова маленкаго чудака странно звучали у нея въ ушахъ. Еще вчера думала она о томъ, почему онъ сталъ такимъ злымъ врагомъ женщинъ и, какъ только заходила о нихъ ръчь, закипалъ отъ ярости. Въдь онъ ничего не сдълали ему! Теперь она знала: оттого-то онъ и озлобленъ былъ, что онъ не сдълали ему ничего-ни дурного, ни хорошаго. Какъ и всякій другой, онъ

тяготълъ къ нимъ, а онъ не обращали вниманія на бъднаго ученаго карлика. Другіе жили и страдали. любили и ссорились, а онъ стоялъ отъ всего вдали, какъ пугало. И это озлобило его, и его зависть приняла форму ненависти. Но разъ въ жизни, какъ можно было заключить по его последнимъ словамъ, онъ услышалъ отъ женщины "Да"! и вообразилъ, что и ему выпало на долю счастье. Но скоро наступило горькое разочарованіе. Съ одной стороны-замкнутое въ себъ, одинокое, жаждующее любви сердце, — съ другой... О, Эрна живо представила себъ его раздраженную и истощенную жену съ ничего не выражающимъ блъднымъ лицомъ, погрузившуюся въ тысячу мелочей повседневной жизни. Она, въроятно, и не подозръвала. что такое спутникъ ея жизни. И что она могла сдълать, ограниченная такимъ узкимъ горизонтомъ? Бъдная мъщаночка вышла замужъ за состоятельнаго, немолодого уже чудака, чтобы пристроиться, и именно по этой причинъ съ особеннымъ усердіемъ исполняла то, что считали своей обязанностью, какъ хозяйка и жена, изнуряла работой себя и другихъ. бранилась, въчно гремъла кухонной посудой-все изъ-за заботливости о мужъ, выгоняла его изъ дому, допустила его опуститься и одичать духовно и физически и не только не понимала, что вина въ этомъ лежитъ на ней, но еще жаловалась, что Давидъ, который холостякомъ велъ себя такъ солидно, женившись, привыкъ къ трактирной жизни. И для Давида Галлюса женщина представлялась только двухъ видахъ-ожесточенной хозяйкой или синимъ чулкомъ. Найти средину между тъмъ и другимъ---вотъ въ чемъ дъло! Эрна вспомнила, что ея женихъ, когда они съ нимъ говорили о женской эмансипаціи, привелъ ей арабскую поговорку: "Я господинъ, ты господинъ, кто же будетъ чистить лошадь"? или, если перевести эту поговорку

5

на современный языкъ: "Я мужчина, ты хочешь походить на мужчину, кто же будетъ заботиться о кухнъ и о дътяхъ"? Это обычный упрекъ всъхъ филистеровъ. Въ этотъ часъ, когда она добровольно отказалась на долгое время, можетъ быть, навсегда, отъ всего, что для женщины лътъ кажется счастьемъ: отъ дружбы и поддержки мужа, семейной жизни, домашняго очага, закрытаго отъ взоровъ свъта и полнаго любви и заботливости, Эрна ясно поняла: — "никогда не можемъ мы Никогда походить на мужчинъ! не поймемъ мы, что можно приодиночеству. Намъ выкнуть къ нужно, чтобъ около насъ были люди, которыхъ мы любимъ. Поэтому, даже достигнувъ высшей степени умственнаго развитія, мы должны остаться женщинами, если хотимъ быть счастливыми, и создать такую систему образованія, такія формы знанія и науки, которыя не были бы рабскимъ подражаніемъ мужчинамъ, а вытекали бы изъ сущности нашего характера, были бы въ согласіи съ свойствами нашей души и тъла. Тогда для женщины высокаго развитія не будетъ ничего слишкомъ ничтожнаго, она спокойно станетъ мелочи повседневной переносить жизни, потому что будетъ стоять выше ихъ".

Для такого человъка, какъ Джонъ Генри, это непонятно. Онъ считаетъ женщину чъмъ-то въ родъ тъни, которая падаетъ отъ мужчины, которая неотдълима отъ него и составляетъ съ нимъ одно, съ той лишь разницей, что онъ существо самостоятельное, а она-лишь заимствующее свою жизнь отъ мужчины. Поэтому Эрна и должна уйти отъ жениха. Только тогда дружно и неразрывно пойдутъ они объ руку, когда Джонъ Генри согласится съ ея словами: "Смотри,—я такой же человъкъ, какъ и ты, также самостоятельна, независима и сильна"! Но кто знаетъ, не падетъ ли она въ изнеможеніи на полпути, какъ одна изъ тъхъ, которымъ суждено лишь издали взглянуть на обътованную страну? Она взглянула на небо и на сердцъ у нея стало легко. Маленькій Перкео даль ей утвшеніе, показавъ ей искрящуюся звъздами безконечность. И если что можетъ обезоружить судьбу, такъ это простой вопросъ: какое значение имъетъ моя жизнь? Милліарды людей живутъ, любятъ, голодаютъ и умираютъ, и на смѣну имъ являются новые милліарды; милліоны и милліарды звіздъ носятся въ пространствъ, за ними лежатъ невъдомые, неизмъримые міры, въ которыхъ теряется взглядъ и пространство, и время, и жизнь сливаются въ непостижимое Единство...

Эрна закрыла глаза. Думать больше объ этомъ она не могла. Отказывались и чувства, и разумъ. Спускаясь къ городу, она сказала себъ: лучше я буду разсматривать міръ, по совъту Давида Галлюса, какъ каплю воды въ микроскопъ. Все въ немъ волнуется и кипитъ. А въ уголкъ прижался одинъ изъ самыхъ жалкихъ червячковъ—это я! Какой смыслъ въ его существованіи? И какое значеніе имъетъ капля воды? Она исчезаетъ, какъ только смахнетъ ее съ стеклянной пластинки чья-нибудь рука...

Эрна была искренне благодарна Перкео. Правда, жизнь слишкомъ тяжела, когда считаешь себя чъмъто важнымъ. Больше веселой смълости! Впередъ, впередъ! Кто упадетъ, пусть остается на пути! Въ такомъ настроеніи-половина побъды. Кто смъется надъ счастьемъ, за тъмъ оно бъжитъ само. Не нужно лишь молить его о милости. Тогда оно отворачивается, польщенное, со смъхомъ. Кто такъ думаетъ, тому все ни почемъ. Если не предъявлять никакихъ требованій къ жизни и сказать себъ: "Я отъ нея ничего не жду"! то каждая удача покажется неожиданнымъ и вдвойнъ пріятнымъ подаркомъ судьбы.

Но тотчасъ же Эрна разсмъя-

лась:--Мнъ ждать нечего отъ жизни, не надъяться на счастье? Въ двадщать два года! Проповъдуй это другимъ, а не самой себъ,—сказала она себъ.—Я твердо върю въ счастье и добьюсь его, надо только имъть мужество и не отказываться отъ своего "я"! Мужественнымъ принадлежитъ міръ!—Эрна остановилась, посмотръла на освъщенный городъ, на огоньки на далекой равнинъ, на сверкающія въ небъ звъзды и, стиснувъ руки, ръшительно повторила:—Мужественнымъ принадлежитъ міръ! И я буду мужественна!

Она поспъшно направилась къ

своей квартиръ.

Ни въ одномъ окнъ еще не видно было свъта. Маленькая дантистка уъхала, а Мета еще не вернулась. Но въ передней Эрна нашла незнакомаго пожилого господина и немолодую даму, которые съ нервшительнымъ видомъ кого-то поджидали здъсь. Маленькій старичокъ имълъ видъ француза. У него была снъжно-бълая бородка Henri IV и загорълое лицо, но говорилъ онъ понъмецки не только бъгло, но даже съ яснымъ пфальцскимъ акцентомъ, такъ что Эрна безъ труда признала въ немъ баварскаго сосъда съ Рейна.

- Не сочтите за нескромность, сказалъ онъ, увидъвъ, что Эрна вынула ключъ отъ своей комнаты и догадавшись, что она живетъ въ этомъ домѣ, —но мы вотъ стоимъ тутъ и не знаемъ, что дѣлать. Не можете-ли вы сказать мнѣ, гдѣ мой сынъ?
- Какъ же это могу я знать?
   холодно сказала Эрна, отпирая дверь.

Старичекъ ударилъ себъ по лбу. — Ахъ, Боже мой! Дуракъ я!.. Меня зовутъ Бониферъ! Наполеонъ Бониферъ! Отецъ, знаете-ли того...

— Да, я знаю вашего сына!—ласковъе отвътила Эрна, съ любопытствомъ посмотръвъ на старую чету: толстый старичекъ былъ еще тъхъ временъ, когда многимъ предстоялъ тяжелый выборъ между французами

и пруссаками; его нъмецкая ръчь представляла странную противоположность съ наружностью французскаго дворянина и его именемъ; рядомъ со старичкомъ стояла почтенная матрона съ дътскимъ улыбающимся лицомъ, обрамленнымъ съдыми локонами.

— Я на вашемъ мъстъ еще разъ зашла бы къ доктору Бониферу!-- сказала Эрна.

Но старичекъ не далъ ей продолжать.

— О, милая барышня! Я уже быль тамъ! Въ третьемъ этажъ! Это мнъ не подъ силу! И кромъ этого, мнъ тамъ сказали, что онъ ушелъ съ фрейлейнъ Виггерсъ.

Эрна молчала. Ей не хотълось выдавать сердечную тайну своей по-

други.

- И мы пришли сюда!—Продолжалъ старикъ.—Хотъли узнать, можетъ быть, они здъсь. Онъ прислалъмнъ телеграмму, которая меня очень напугала... всъ его идеалы погибли, пишетъ онъ... онъ хочетъ уъхать, чтобы искупить свою вину раскаяніемъ... и Богъ знаетъ, что еще...
- Но въ настоящее время онъ еще здъсь! сказала Эрна, стоя въ открытой двери. Вотъ онъ идетъ... вмъстъ съ Метой Виггерсъ... Прощайте г. Бониферъ!

Съ легкимъ поклономъ она скрылась въ своей комнатъ, заперла дверь и остановилась въ раздумьи. Защитникъ женскихъ правъ и филологичка, на которыхъ она смотръла изъ окна, не представляли сегодня ничего особеннаго по внъшности. Но проницательный взглядъ Эрны открылъ, что они шли, сцъпившись мизинцами! Когда дъло шло о Метъ, то это означало очень, очень много!..

Въ сосъдней комнатъ происходило тоже что-то необыкновенно: тамъ слышался разговоръ, но это былъ не громкій и энергичный разговоръ подвижнаго старика, не нервная порывистая ръчь его сына, а тихій таинственный шопотъ удивленія, за которымъ ясно раздались рыданія.

Плакали двое—старушка и Мета, голось которой звучаль теперь неузнаваемо. Вслъдъ за этимъ раздался смъхъ сквозь слезы, объ женщины начали цъловаться, а мужчины заговорили взволнованнымъ шопотомъ. Если Мета сняла свое пенсне, чтобы безпрепятственно проливать слезы и даже, — (въроятно, съ трогательной неловкостью), --- отвъчала на поцълуи, то, значитъ, дъло зашло далеко! До крайняго предъла —замужества! Какъ бы то ни было-энергичная она женщина! Студентка съла на окно своей темной комнатки, подперла рукой свою хорошенькую головку и печально улыбнулась. "О, Мета, Кто бы могъ подумать!..

Въ сущности, мы всъ одинаковы. Любовь играетъ и тобой, и мной"! подумала она".

Голоса въ сосъдней комнатъ зазвучали теперь громче и веселъе. Повидимому, все окончательно уладилось, и родители радовались, что ихъ сынъ отказался отъ своей безумной погони за женщиной двадцать перваго столътія, освободился отъ сътей Дины Шпильфогель и попалъ подъ опеку хорошей и здравомыслящей женщины нашего въка. Теперь онъ очутился въ хорошихъ рукахъ. Мета не позволитъ шутить съ собою. Уже теперь она снова заговорила съ своей обычной, спокойной, самоувъренной какъ будто ничего особеннаго не случилось, какъ будто ея обрученіе съ Бониферомъ было самымъ обыкновеннымъ происшествіемъ, котораго она ожидала именно сегодня, въ 7 часовъ 45 минутъ.

- Странно!—подумала Эрна, прижимаясь лицомъ къ стеклу и смотря въ темноту.—Странно, какъ играетъ нами судьба! Три дня тому назадъ, когда я укладывала свой чемоданъ, я была богатой невъстой. У Меты не было ни жениха, ни богатства. Теперь вышло наоборотъ! Мета нашла своего избранника, я отказалась отъ своего жениха. У нея теперь есть деньги, даже много де-

негъ-въдь ея будущій свекоръ владълецъ богатъйшихъ виноградниковъ Пфальца: всякій, кто выросъ на Рейнъ, знаетъ, что это значитъ! У меня же совсвиъ нътъ денегъ. Она скоро будетъ счастливой женой. сидитъ теперь въ кругу своей новой семьи, веселая и довольная, а я, жалкое, одинокое созданіе, должна притаиться тутъ, въ темномъ уголкъ и смотръть только на счастье другихъ! Но я сама захотъла этого! Мнъ нужно было только протянуть руку, не отдергивая ее упрямо, какъ я это сдълала, чтобы получить все, что есть теперь у Меты, и даже больше!

Зачъмъ я такъ не поступила? Зачъмъ была такъ жестока къ самой себъ?

Она встала и тяжело вздохнула.

"Помоги мнѣ, Боже! Иначе поступить не могу! Я хочу сдѣлать то, что должна, и остаться вѣрной себѣ. Я хочу прямо смотрѣть счастью въ глаза"...

Мета—дъло другое. Подобное ръшеніе не было для нея необходимостью. Она хорошій во всъхъ отношеніяхъ, честный, полезный для обыденной жизни человъкъ. Ей, кромъ того, не угрожаетъ опасность потерять въ бракъ свою индивидуальность. Такой человъкъ, какъ Бониферъ"...

Зажигая лампу, Эрна опять печально улыбнулась. Она безъ зависти радовалась счастью подруги, радовалась за мужественно боровшуюся съ жизнью дъвушку, нашедшую тихую пристань въ бракъ, благосостояніе и счастье. Но пом'вняться съ ней-никогда! Выйти замужъ за какого-нибудь Бонифера! Она покачала головой и подумала съ гордостью: тотъ, кого я люблю не таковъ, онъ настоящій мужчина, и къ моей любви примъшивается нъкоторый страхъ передъ нимъ! И я должна избъгать его, пока не избавлюсь отъ этого страха!

Дверь отворилась. Мета вошла въ комнату и приблизилась къ Эрнъ.

Въки ея покраснъли, а глаза свътились кроткимъ влажнымъ блескомъ.

— Эрна,—заговорила она торопливо, неувъренно, почти стыдливо,— Эрна... вообрази себъ...

Эрна поцъловала ее.

—Я уже знаю все, Мета. И отъ всего сердца поздравляю тебя. Пусть съ этого дня начнется для тебя новая счастливая жизнь!

Мета снова заплакала. Она бросилась на шею Эрнъ и стала покрывать ее поцълуями, пока та, наконецъ, не отстранила ее отъ себя осторожно. "Какъ скоро она этому выучилась"! подумала Эрна, сказавши вслухъ:

— Какъ это все вышло необык-

новенино скоро, Мета!

Мета улыбнулась смущенной и счастливой улыбкой. Теперь она казалась гораздо моложе, красивъе и привлекательнъе.

— Да... я сама не знаю, какъ это случилось. Я сначала побранила его, потомъ мы поссорились, разсердились другъ на друга, потомъ посмотръли одинъ на другого и начали смъяться надъ Диной Шпильфогель и какъ-то оказалось, что мы уже женихъ и невъста. Все вышло само собою, во время прогулки. На обратномъ пути въ городъ мы уже разговаривали, какъ слъдуетъ благоразумнымъ людямъ, и обсуждали, что мы станемъ дълать!

 Какіе же у тебя планы, Мета? спросила студентка. Въ ней медленно

зарождалась надежда...

— Знаешь ли, сначала мы хотъли поъхать въ Гаардъ, чтобы поразить его родителей. Я въдь ихъ знаю уже давно, и они всегда были очень добры ко мнъ, но мы встрътили ихъ здъсь. Теперь я поъду съ ними къ нимъ домой — онъ, разумъется, тоже. — Мнъ надо познакомиться съ ними поближе. Уъзжаемъ сегодня же вечеромъ. Я уже уложила въ свой чемоданчикъ все самое необходимое на нъсколько дней. Видишь ли, ходить теперь въ университетъ,

слушать лекціи, давать уроки не могу, —я не въ такомъ настроеніи.

— А дальше что?

— Мы хотимъ, чтобы свадьба была какъ можно скоръе; тогда мы переселимся въ Мюнхенъ. Тамъ я, конечно, буду продолжать свои занятія и сдамъ экзаменъ-только все это я могу сдълать съ большимъ удобствомъ. Онъ хочетъ отдаться женскаго вопроса, но изученію только теоретически! Знаешь ли, оставаться здъсь невозможно-изъ за Дины Шпильфогель. Исторія эта уже распространилась по городу, хотя ничего дурного не было! А въ Мюнхенъ объ этомъ никто ничего не знаетъ! Ты должна побывать у меня въ Мюнхенъ, Эрна! Или пріъхать туда учиться!

— Чтобы два раза въ недълю имъть у тебя безплатный объдъ!— сказала смъясь Эрна.—Нътъ я останусь здъсь. Должна остаться! Но

поговоримъ о другомъ...

— Пожалуйста, не посматривай такъ на дверь, останься здъсь еще на минуту... Скажи, что станется теперь съ твоимъ звъринцемъ?

Мета сдълала презрительную

мину.

— Всъ эти иностранцы могутъ учиться нъмецкому языку у когонибудь другого. Учителей достаточно! Новый курсъ начался всего нъсколько дней тому назадъ и, къ счастью, никто еще заплатилъ мнъ за этотъ семестръ. Плакать о звъринцъ я, конечно, не буду. Увъряю тебя, Эрна, что счастье мое еще увеличится отъ того, что теперыя могу избавиться отъ уроковъ. Утомляетъ не однообразіе работы а въчная борьба съ мужчинами! Въчно надо быть въ оборонительномъ положеніи, въчно насторожь, какъна войнь! Право, какъ на войнъ!.. Ты даже не можешь себъ этого представить, Эрна!

— Конечно, могу! — сказала Эрна. — Но развъ тебъ не жалко, что звъринецъ разбредется на всъ четыре стороны? Ты употребила

столько труда и времени на эту экзотическую коллекцію; въ ней есть дъйствительно великолъпные экземпляры, укрощеніе твоихъ питомцевъ шло такъ хорошо. Неужели все это было напрасно?

Мета пожала плечами.

- Что же мнѣ дѣлать? Взять ихъ съ собою въ Мюнхенъ я не могу. Ничего не остается, какъ только проститься съ ними письменно—я вѣдь сегодня отказалась уже отъ занятій съ ними.
- Сегодня?—спросила Эрна.—Ты въ этомъ увърена, милая Мета?

 Конечно! Я сама вложила записки въ конверты и надписала адресы...

— И оставила письма въ карманѣ!—Эрна взяла со стола пачку конвертовъ и укоризненно посмотръла на подругу.—О, безмѣрно влюбленная холодная блондинка! Видишь теперь, что ты надѣлала!

Мета, уже взявшаяся за ручку двери и нетерпъливо ждавшая, когда ей можно будетъ вернуться къ себъ, испугалась.

- Боже мой... они были здъсь?
- Конечно!
- И должны были уйти обратно?
- О, нътъ! Они занимались аккуратно два часа! Эрна постаралась придать своему лицу самое непринужденное выраженіе. Знаешь, кто съ ними занимался? Я! Не смотри на меня такъ испуганно и недовърчиво.
  - Я была свободна и...
- Ты сказала Мета тономъ величайшаго изумленія.—Но какъ же ты справилась?
- О, все сошло хорошо! Видишь ли, я въдь не совсъмъ глупа!
- Ты?—повторила Мета, смотря на свою хорошенькую собесъдницу и покачивая головой. Она не могла освоиться съ новой выдумкой Эрны. А та уже освоилась съ нею вполнъ. Она подошла къ подругъ, положила ей руки на плечи и умоляюще посмотръла въ лицо.
  - Милая, добрая Мета! Будь

добра и подари мнъ свой звъринецъ. Въдь, онъ тебъ больше не нуженъ. Тогда у меня будетъ, чъмъжить. И я могу остаться здъсь! Я буду спасена! Ты сдълаешь истиннодоброе дъло, назначивъ меня своей наслъдницей!

1242

Мета Виггерсъ была совершенно озадачена.

- Да... но... это совсъмъ не подходящее для тебя дъло, Эрна! медленно проговорила она, наконецъ.
  - Почему же?
- Ты... у тебя совсѣмъ нѣтъ опытности!
- Но я пріобръту ее! Эти господа будутъ снисходительны ко мнъ! — Да, этому я охотно повърю! Ты даже слишкомъ красива!

Эрна засмъялась.

— Но въдь и ты не пугало какоенибудь, милая Мета! Своей красотой я, конечно, не буду жертвовать наукъ, какъ наши сотоварищи — мужчины дълають это, уродуя себя въ Гиршгассе! Но своихъ взрослыхъ питомцевъ я буду держать на почтительномъ разстояніи! Положись въ этомъна меня!

При этомъ она придала своему взгляду и лицу холодное, сдержанное выраженіе, которое своей леденящей въжливостью говорило—"Подальше отъ любви"! Лишь слъпой не увидъль бы этого.

— Самое главное—индивидуализація! — съ жаромъ продолжала: она...-Съ каждымъ изъ взрослыхъ учениковъ надо обращаться сообразно его характеру. Съ уроженцемъ Гаити нужно обходиться въжливо. довърчиво, но съ осторожностью; къ этому сицилійскому разбойнику относиться съ ледяной холодностью, обоимъ славянамъ-просто дружески--эти люди совершенно не понимаютъ нашей съверо-германской сдержанности; чилійцу, какъ лънивому, легкомысленному школьнику, нужна строгость; съ японцемъ можно дъйствовать, какъ съ серьезнымъ, благоразумнымъ человъкомъ, не переступая, конечно, извъстныхъ границъ; молодой французъ требуетъ къ себъ материнскаго отношенія. Это еще полуребенокъ! Однимъ словомъ, я научусь искусству обходиться съ людьми!

- Если кто-нибудь найдетъ неприличнымъ, что я. при открытыхъ окнахъ и въ присутствіи нашей почтенной хозяйки, даю уроки мужчинамъ, скажи этому сытому человъку, что я имъю странность предпочесть честный заработокъ—голоду и попрошайничеству. Пусть презираетъ меня, если угодно! Мнъ это безразлично! Лишь бы заработать денегъ! Скажи, сколько платилъ тебъ звъринецъ?
- Каждый изъ этихъ господъ платилъ мнѣ по двадцати марокъ въ мѣсяцъ, впередъ, по возможности, сказала Мета Виггерсъ. На это можно жить и учиться. Но не будь легкомысленнымъ мотылькомъ, откладывай нѣсколько марокъ каждый мѣсяцъ и помни, что на каникулахъ, почти въ теченіе четверти года, ты не заработаешь ничего, можешь, наконецъ, заболѣть...

 Ну,—сказала Эрна, тряхнувъ головой,—когда есть дъло, не болъютъ!

-- Потомъ, -- продолжала ея подруга, оживившись, ты должна постоянно заботиться о томъ, чтобы пріобръсти новыхъ учениковъ. Лучше всего, если ты отъ времени до времени будешь спрашивать иностранцевъ, не собирается ли пріъхать сюда кто-нибудь изъ ихъ соотечественниковъ, и позаботиться, чтобъ ему написали и рекомендовали бы ему гейдельбергскій университетъ, а тебя, какъ учительницу языковъ. Это очень важно, особенно, когда дъло идетъ о японцахъ или жителяхъ Новаго Свъта. Такимъ образомъ звъринецъ пополняется. Иначе онъ совсъмъ вымираетъ.

Въ эту минуту хозяйка доложила о приходъ какого-то молодого человъка и впустила его въ комнату. Эрна бросила подругъ торжествующій взглядъ.

— Благодаря мив звъринецъ се-

годня увеличился. Этотъ ирландскоамериканскій джентльменъ съ рыжими волосами—(не безпокойся, онъ ни слова не понимаетъ по-нъмецки!) послужитъ для приманки другихъ!

Она съ холодной любезностью обратилась къ посътителю и спросила, что ему угодно. Сынъ Зеленаго Острова пришелъ, дъйствительно, такъ поздно лишь затъмъ, чтобы сообщить о своемъ окончательномъ ръшеніи записаться на курсы нъмецкаго языка. Хорошенькая студентка кивнула ему головой.

— Я должна только обратить ваше вниманіе, милостивый государь, на то,—сказала она по-англійски, что фрейлейнъ Виггерсъ не будетъ уже давать уроки. Поэтому вы должны удовольствоваться моимъ преподаваніемъ.

При этихъ словахъ угловатыя черты безбородаго лица ирландца просвътлъли, и онъ улыбнулся, показавъ два ряда широкихъ бълыхъ зубовъ. Онъ, повидимому, хотълъ сказать еще что-то.

 Собственно,—заговорилъ онъ наконецъ,—еще трое изъ моихъ товарищей имъютъ намъреніе учиться нъмецкому языку и, можетъ быть...

— О, конечно! Джентльмены эти могутъ прійти!—сказала Эрна съ радостнымъ изумленіемъ и испугалась, увидъвъ, что ирландецъ вынулъ портмоне. Онъ съ дъловымъ видомъ, какъ настоящій янки, освъдомился о платъ за уроки, вертя въ рукахъ билетъ въ сто марокъ.

Что-то подступило къ горлу Эрны. Наступилъ ръшительный моментъ въ ея внъшней жизни. Въ ту минуту, когда она брала деньги, она вышла изъ своей касты. Отъ работодателей она перешла къ работникамъ. Кто бы могъ предсказать это три дня тому назадъ, когда она слушала на принадлежавшей ей фабрикъ жужжанье ремней и колесъ? Она разсмъялась бы тогда при одной мысли, что сдълается работницей, какъ сотни женщинъ и дъвушекъ на ея фабрикъ...

Она быстро овладъла собою.

— Двадцать пять марокъ въ мъсяцъ, сэръ! — сухо, какъ какой-нибудь кассиръ, сказала она и съ бъющимся сердцемъ хотъла дать ему сдачу. Но янки отстранилъ деньги. Сдачи не нужно было. Онъ и трое другихъ должны какъ разъ сто марокъ. Завтра всъ они придутъ на урокъ. Въ два часа, не такъ ли?

нія, сэръ!

Когда онъ ушелъ, она задумчиво посмотръла на чекъ, который дер-

жала въ правой рукъ.

- Знаешь,—Мета, сказала она,— сколько такихъ голубыхъ бумажекъ употребила я въ своей жизни на разные пустяки, ничего при этомъ не думая. Я спрашивала ихъ у папы, потомъ у жениха и получала, сколько хотъла, какъ избалованное дитя— игрушки... Это мои первыя заработанныя деньги! какъ разъ столько, чтобы заплатить за имматрикуляцію и лекціи. Это хорошее предзнаменованіе!
- Правду сказать, ты еще должна заработать эти деньги!—сказала Мета Виггерсъ.—Въдь ты получила ихъ впередъ!

Эрна весело кивнула головой, и глаза ея заблестъли ярче, чъмъ когдалибо. Ея блъдное лицо слегка поро-

зовъло.

- Ты права: это вексель на будущее. Я его выкуплю! Я знаю, что смогу сдълать это, потому что хочу! Я могу твердо хотъть! Слава Богу, я это доказала! А теперь иди! Ты тутъ какъ на горячихъ угольяхъ и стремишься душой къ г. Бониферу! Кланяйся ему отъ меня!
- Пойдемъ со мной! предложила ей Мета.

Но Эрна отказалась. Она снова стала серьезной.

— Я къ вамъ не подхожу, —сказала она. — Вы такъ всъ веселы, а я нътъ! У меня много безпокойствъ, а ими не слъдуетъ надоъдать дру-

гимъ. Поэтому оставь лучше меня въ моей комнаткъ. Спасибо тебъ за звъринецъ!

Мета поцъловала ее.

- Прощай, моя бъдная Эрна! Когда я возвращусь, то помогу тебъ, можетъ быть, еще въ занятіяхъ, чтобы все пришло порядокъ. Когда ты привыкнешь, дъло будетъ идти само собою, утромъ у тебя будетъ достаточно времени для лекцій, а вечеромъ, до полночи, для самостоятельныхъ занятій. -Она взялась уже за ручку двери, но обернулась еще разъ.—Ахъ, да! Я хотъла еще сказать тебъ, что мы съ Бониферомъ сейчасъ встрътили профессора фонъ-Арраса. Онъ направлялся на вокзалъ, онъ уъзжаетъ. Я разсказала ему про тебя, какое несчастье постигло тебя, бъдняжку, и онъ задумался.
- Что же онъ сказалъ? равнодушнымъ тономъ спросила Эрна.
- Ничего. Пошелъ дальше. Очень медленно!

Эрна слегка вздохнула и махнула рукой.

— Все это уже прошло, милая Мета! Мнъ очень посчастливилось въ моемъ несчастьи, что я попала къ тебъ. Теперь я позабочусь сама о себъ и мнъ не нужно ничьей помощи—по крайней мъръ, отъ профессора фонъ-Арраса! Прощай!

Мета Виггерсъ ушла. Эрна нъсколько разъ глубоко вздохнула и съ гордымъ сознаніемъ силы вытянула руки. Она теперь въ гавани, защищена отъ непостоянной дружбы и отъ тиранической любви! Она свободна, совершенно свободна! Передъ

нею новая трудовая жизнь!

Свободна и одинока! Одно неразрывно съ другимъ! Другъ, на котораго она такъ надъялась, равнодушно отнялъ у нея свою руку, сама она оттолкнула будущаго спутника жизни, и горькое чувство къ одному, жалость къ другому не позволяли ей вполнъ порадоваться неожиданной удачъ. Осталось еще такъ много неяснаго, невысказаннаго между нею

и тъми двумя людьми, которые являлись для нея, одинъ—какъ другъ, другой — какъ влюбленный, олицетвореніе мужчины вообще. Съ ними у нея ни миръ, ни война, а какое-то переходное состояніе, которое ее мучило и омрачало ея взоры.

## XV.

Въ комнату снова вошла хозяйка,— по своему обыкновенію, въ толстыхъ войлочныхъ туфляхъ, которыя совершенно заглушали стукъ шаговъ, такъ что Эрна замътила ее лишь тогда, когда она вплотную подошла къ ней. Эрна испугалась и нъсколько раздраженно сказала.

Милая фрау Швеммельманъ!
 оставьте меня сегодня въ покоъ.
 Мнъ нуженъ отдыхъ. И я просила
 бы васъ каждый разъ стучать въ

дверь...

Толстая хозяйка извинилась.

- -- Я думала, что васъ нътъ, фрейлейнъ! Всъ ушли съ фрейлейнъ Виггерсъ, и я думала, вы пошли тоже съ ними. А тутъ пришелъ господинъ... спросилъ о васъ и сказалъ, что еще разъ придти не можетъ, потому что уъзжаетъ... Онъ хотълъ что-то написать вамъ на вашемъ письменномъ столъ.
- Какой господинъ?—спросила Эрна, медленно и испуганно поднимаясь.
- Господинъ профессоръ... о,какъ его... забыла его фамилію... онъ сто-

итъ туть у дверей!..

Студентка обернулась и увидъла на порогъ фигуру фонъ-Арраса. Въ эту минуту она испытывала лишь чувство оскорбленнаго самолюбія. Ей было досадно, что ее застали врасплохъ, и что профессору нельзя отказать въ пріемъ, какъ сдълалъ это онъ.

— Пожалуйте, г. профессоръ! — сказала она съ холодной любезностью, жестомъ приглашая его войти. — Простите, что я такъ была удивлена. Я думала, что васъ давно уже нътъ въ Гейдельбергъ.

Онъ взялъ ее за устало опущенную руку и посмотрълъ ей въ лицо.

— Я увзжаю со слвдующимъ повздомъ. Но передъ отъвздомъ мнв разъ хотвлось увидвть васъ. Я слышалъ о тяжкомъ несчастьи, которое васъ постигло...

Эрна прервала его.

— Садитесь, пожалуйста! Очень благодарна вамъ за сочувствіе. Это правда: я теперь принадлежу къ пролетаріямъ. Но не будемъ говорить объ этомъ! Къ чему?

Его глаза снова остановились на ней.

— Вы такъ огорчены, фрейлейнъ

Бауэрнфейндъ?

— Огорчена? — Эрна съ легкомысленнымъ видомъ пожала плечами. — Нътъ! Скоръе я испытываю гордость. Никто не захотълъ помочь мнъ, тогда я помогла себъ сама! Или върнъе, помогла мнъ Мета Виггерсъ, уступивъ мнъ то, что ей не нужно — курсы языковъ, которыми я и буду житъ. Она все-таки не отвернулась отъ меня, тогда какъ другіе... Можно узнатъ, куда вы ъдете, г. профессоръ? Возвратитесь вы къ своей аудиторіи или...

Онъ покачалъ головой.

— Зачъмъ этотъ тонъ, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ? Я пришелъ къ вамъ, какъ другъ...

— О, эти слова я слышала за послъдніе дни много разъ, —сказала молодая студентка порывисто, дрожащимъ голосомъ. —Простите только, если я имъ не повърю. Виновата я сама. Я была слишкомъ навязчива. Теперь я буду полагаться только на себя и ни къ кому уже не пойду съ рекомендательными письмами... какъ я сдълала это третьяго дня...

Она замолчала. Профессоръ не спускалъглазъсъ ея нъжнаго, слегка порозовъвшаго отъ досады и гнъва, лица. Такой видълъ онъ ее два дня тому назадъ, когда она, съ солнечнымъ сіяніемъ вокругъ хорошенькой головки, сидъла подъ цвътущими бълыми вътвями, пока онъ читалъ письмо ландрата Майфарта. Но

выраженіе лица стало нѣсколько другимъ — не старше, но серьезнѣе. Послѣдніе остатки цвѣтущаго веселаго дѣтства, дѣвическая беззаботность исчезли совершенно. Она созрѣла, горе облагородило ея красоту, и дѣвушка казалась благодаря своей серьезности еще прекраснѣе.

- Видите ли, печально сказала она, вы сказали, что хотите быть моимъ другомъ, и я гордилась этимъ. Но когда на слѣдующій же день я захотѣла убѣдиться въ этомъ, вы заперли передо мною дверь. Это сскорбило меня, а нѣсколько второпяхъ написанныхъвамистрочекъ— еще больше. Мнѣ казалось, что я этого не заслужила. Вотъ и все!
- Но я и не подозръвалъ, что привело васъ ко мнъ... къ тому же... мой сынъ дрался на дуэлъ. Онъ лежитъ раненый въ больницъ.

— О, Боже мой!—Эрнавскочила.— Изъ-за чего же?

- Ахъ, оставимъ это! Когда вы узнаете—все уже пройдетъ. Рана его неопасна.
- И теперь то вы хотите уъхать?
- Уходъ за нимъ хорошій: врачи, мать, сестры, дюжины двъ товарищей. Что же миъ-то тутъ дълать?

Она посмотръла на него съ недовъріемъ.

- Все-таки я не совсъмъ понимаю васъ... Вы уъзжаете сегодня вечеромъ?
  - Сейчасъ!

 Значитъ, у васъ есть какое-нибудь неотложное дъло?

Онъ молча наклонилъ голову. Она ничего не нашлась возразить. Наступило томительное молчаніе.

Чтобы скрыть свое смущеніе, Эрна наклонилась поднять упавшую на поль тетрадку одного изъ своихъ учениковъ, которую она захватила съ собою, и испугалась, увидъвъ въ зеркалъ лицо профессора: его глаза покоились на ней съ такимъ же выраженіемъ, какъ вчера, во время прогулки по Неккару, когда она, выпрямившись во весь ростъ, окруженная солнечнымъ сіяніемъ, стояла

въ лодкъ и торжествующе пъла: "О Гейдельбергъ прекрасный"... Вчера у нея явилось только смутное предчувствіе, что означалъ этотъ взглядъ, и предчувствіе это скоро исчезло; сегодня же наступила страшная увъренность... И вдругъ ей стало понятно, когда она увидъла это выраженіе, почему профессоръ уъзжаетъ...

Она сильно покраснъла и, перелистывая тетрадку, насколько возможно долго оставалась въ наклоненномъ положеніи, дълая видъ, что отъ этого кровь прилила ей къ головъ. Поднявъ, наконецъ, голову, она замътила что профессоръ догадался о происшедшей въ ней перемънъ. Было ясно,—онъ зналъ, что она выдала себя... Между ними лежала тайна, о которой они не хотъли говорить и которая навсегда осталась не высказанной...

Эрнъ поднялся леденящій ужасъ-передъ той таинственной силой, которая скрывалась въ ней, какъ въ женщинъ и, какъ слъпая: стихія, чуждая всему существу ея, рвалась изъ нея; сила эта, подобносказочному царю, въ рукахъ котораго все обращалось въ золото, вызывала любовь всюду, гдф дфвушка искала дружбы, непринужденнагодовърія и возможности быть человъкомъ, а не женщиной только. Могучая власть эта была не она! Тутъ дъйствовала лишь ея наружность, можетъ быть, также веселый характеръ и нъкоторыя духовныя качества, но настоящаго ея "я" не знали, тъ, кто любилъ ее. Любили они женщину, и всемогущая сила ея унижала Эрну и вызывала въ ней содроганіе и боязнь самой себя. Чувство это испытывала она и прежде, но никогда не было оно такъ сильно и горько, какъ теперь. Теперь выросло въ ней сознаніе, что никогда въ жизни не найдетъ она дружбы, не соединенной съ любовью мужчины, а безъ нея въчно будетъ чувствовать себя одинокой; любовь же она побъдила въ себъ, изгнала ее.

И въ этомъ-то настоящая, самая

горькая бъдность.

Такъ думала Эрна, говоря совсъмъ о другомъ. Въдь, въ сущности не случилось ничего-они только поняли другъ друга, и разговоръ, какъ обыкновенно при прощальныхъ визитахъ, продолжался спокойно, становясь все болъе и болъе вялымъ и грозя, наконецъ, изсякнуть совершенно. Говорили о планахъ Эрны на будущее. Безъ сомнънія, при помощи курсовъ можно жить и учиться, отказавшись, конечно, отъ многаго, что придаетъ жизни цъну и дълаетъ ее болъе веселой. Когда онъ высказалъ это мнѣніе, Эрна презрительно пожала плечами, сказавши:

 Ничего другого я не хочу и не добиваюсь! — И лицо ея приняло еще болъе серьезное выражение. Изъ розоваго, гладкаго личика выступалъ образъ страдающаго, надъющагося и потому живущаго полной жизнью человъка. И снова дъвушка показалась профессору прекраснъе, чъмъ когда-либо. Онъ понялъ, что не одно только несчастье внъшней жизни придало ей такую серьезность и самоувъренность. Гордость, съ какой она молча и какъ нъчто неизбъжное, переносила несчастье, шла изъ сердца. Надъ Эрной тоже, повидимому, пронеслась буря, послъ которой наступило тяжелое, давящее затишье, желаніе забыться и заснуть. Забыться же можно только за работой, и потому Эрна дъловито и сдержанно говорила о своихъ будущихъ занятіяхъ, вернувшись къ тому, что было при ихъ первой встрвив. Студентка и профессоръ, сидъвшій противъ нея, сознавали, однако, что все осталось по прежнему лишь по внъшности... Старая, но въчно новая пъсня...

Профессоръчувствовалъ, что среди нихъ невидимо стоитъ кто-то третій, о комъ Эрна никогда съ нимъ не говорила. И теперь, когда она обсуждала распредъленіе своихъ занятій, свои планы и предпріятія, пріо-

брътеніе книгъ, работу на каникулахъ, о немъ тоже не было ръчи. Эрна все прежнее оставила за собой. отбросила и побъдила, какъ и онъ, профессоръ, побъдилъ искушеніе. нарушившее, подобно весенней грозъ спокойствіе его замирающей жизни. Оба въ послъдніе два дня пережили много тяжелаго, со многимъ покончили. И когда они-пожилой профессоръ, лишенный судьбою единственнаго счастья, о которомъ онъ мечталъ, и молодая дъвушка, которой жизнь тоже испортила ея молодое счастье - пожали на прощанье другъ другу руки, то могли уже спокойно, безъ страха и раскаянія, посмотръть одинъ на другого, печально улыбнувшись, какъ старые хорошіе знакомые, разстающіеся навсегда. Жизнь, играющая всъми, свела и разлучила ихъ.

— Благодарю васъ, г. профессо ръ, за то, что вы пришли ко мнъ! — просто сказала Эрна. — Мнъ было бы тяжело, еслибъ я не простилась съвами. Въдь мы, въроятно, никогда уже больше не увидимся...

— Ядумаю такъ же,—сказалъ онъ, не выпуская ея руки изъ своей.— Итакъ, желаю вамъ всего хорош аго, фрейлейнъ Бауэрнфейндъ! Будьте бодры!

— Буду! Благодарю васъ!

 Если вамъ понадобится совътъ или рекомендація...

Она осторожно вынула свою руку изъ его и, смъясь, покачала го-ловой.

— Очень благодарна, но думаю, что мы будемъ слишкомъ далеко другъ отъ друга, чтобы я могла писать вамъ. Между нами будетъ лежать половина Германіи. Удовольствуемся твмъ, что провели вмѣстъ нъсколько дней на берегахъ Неккара. Тамъ, въ вашемъ университетъ, куда вы возвратитесь послъдолгаго отсутствія, ожидаетъ васъстолько работы, почестей и обязанностей, что... вы скоро забудете бъдную гейдельбергскую студентку...

— Не думаю!—спокойно сказалъ онъ и, еще разъ пожавъ ей руку, ушелъ.

Все кончено! Вокругъ лишь мракъ, пустыя улицы, сіянье звъздъ въ вышинъ. Дальше, дальше отсюда!.. Дорогой ученый все думалъ о жалкой жизни бъдной дъвушки; жизнь эта будетъ, со всъми ея радостями и горемъ, протекать въ только-что оставленной имъ полутемной комматкъ, вдали отъ него, и онъ не только будетъ не въ состояніи вмѣшаться въ нее, но даже и прослъдить за ея развитіемъ. И вдругъ проснулась въ немъ спасительная жалость, въ которой совершенно исчезло его страстное чувство къ Эрнъ. Ему хотълось теперь только помочь ей, когда будетъ нужно, помочь, какъ другу, изъ дали, такъ, чтобы она и не догадывалась о помощи. Онъ найдетъ средства и возможузнавать о ея дальнъйшей судьбъ, можетъ быть, черезъ майора, можетъ быть, еще черезъ кого-нибудь! Онъ позаботится о томъ, чтобы съ ней не случилось ничего дурного, чтобы не раздавила ее слъпо жизнь, но чтобы дъвушка расцвъла, какъ цвътокъ подъ лучами солнца.

Сама того не зная и не подозрѣвая, Эрна, искавшая и ни въ комъ не находившая друга, нашла теперь его и на всю жизнь—въ человѣкѣ, который шелъ по сумрачнымъ улицамъ въ меланходическомъ настроеніи и съ горькой улыбкой говорилъ себѣ: "Я чувствую жалость къ женщинъ—значитъ, я уже старъ"! И онъ поторопился уѣхать.

Въ больницъ, у комнаты сына, онъ нашелъ толпу товарищей Отто въ переговорахъ съ ассистентомъ, который не хотълъ впускать ихъ къ больному. "Вывихъ руки", какъ была опредълена его болъзнь, требовалъ полнаго покоя для паціента. Посътители согласились, наконецъ, съ этимъ доводомъ, но мрачнаго уполномоченнаго корпораціи невозможно было убъдить Онъ считалъ себя въ подобныхъ дълахъ болье

опытнымъ, чемъ самъ докторъ, въ доказательство чего разсказалъ, какъ однажды, при отсутствіи врачебной помощи, онъ вложилъ разсъченную руку товарища между крышками сигарныхъ ящиковъ, перевязалъ веревочками и вложилъ въ петлю, сдѣланную изъ салфетки, и какъ хвалили его въ госпиталъ сами доктора. Ассистентъ, однако, и послъ такого довода не впустилъ главу корпораціи къ больному, сказавши, вполнъ въритъ его разсказу. Когда, наконецъ, самъ профессоръ попросилъ его прійти завтра, первый уполномоченный не могъ противиться больше желанію стараго члена "Херускій и ушелъ. А профессоръ подумалъ: "Сейчасъ я въ послъдній разъ видълъ "Херускію", давно знакомыя пестрыя шапочки и юноше-Buperta Carola! Никогда уже не возвращусь я въ Гейдельбергъ"!..

Въ комнатъ Отто Гельмута, который кръпко спалъ, профессоръ нашелъ только свою жену. Она сидъла у стола и такъ же, какъ и утромъ, читала отчетъ о положеніи работницъ на ткацкихъ фабрикахъ. Она, благодаря своей способности замыкаться въ себъ, ничъмъ не обнаруживала пережитыхъ волненій этого дня. Въ ней было прежнее спокойное самодовольство. Только сегодня читала она не за письменнымъ столомъ у себя, а у постели больного сына, куда призвала ее ея обязанность. И не было никого, кто исполнялъ бы свои обязанности такъ неумолимо, съ такой безстрастной, желъзной непоколебимостью; положиться на нее можно было безъ колебаній, но сердце содрогалось отъ ея леденящей холодности.

 Гдѣ тыбылъ такъ долго?—спросила она тихо, и мужъ такъ же отвѣтилъ ей.

— Я уже говорилъ тебъ — я ходилъ проститься съ фрейлейнъ Бауэрнфейндъ.

Она только молча наклонила голову. Фрейлейнъ Бауэрнфейнъъ теперь, когда Отто былъ внъ опасности, не

имъла для нея никакого значенія. Она сказала только себъ, что передъ отъъздомъ надо будетъ послать ей визитную карточку.

Профессоръ фонъ Аррасъ остановился у постели Отто Гельмута, смотря на его блѣдное молодое лицо, выдѣлявшееся на подушкахъ при свътѣ лампы.

— Хорошо онъ себя чувствовалъ?— шепотомъ спросилъ онъ.

— Лучшаго и желать нельзя. Ему хотълось встать и пойти кътоварищамъ, но мы ему не позволили. Не буди его теперь—разстаетесь не на долго: ты увидишь его дома самое большее черезъ недълю. Или ты ръшилъ остаться здъсь?

Профессоръ быстро обернулся.

— Почему ты такъ думаешь? — Потому что едва-ли успъешь

— потому что едва-ли успъешь на поъздъ! Твои вещи уже на вокзалъ.

— Да, правда, пора идти!

Не вставая, чтобы не стукнуть стуломъ и не разбудить спящаго. жена протянула ему руку. Четверть часа тому назадъ онъ держалъ въ своей рукъ другую руку. Но то была теплая юношеская рука, которой била кипучая жизнь, а эти пальцы такъ холодны, безжизненны, костлявы, пожатіе ихъ такъ слабо, какъ будто та, которой они принадлежали, хотъла сказать: "Можно обойтись и безъ этого. Сократимъ по возможности внъшнія проявленія чувствъ! Мы въдь люди благоразумные! Давно уже мы въ дружескихъ отношеніяхъ"!

— О да!—подумалъ профессоръ, мы такъ благоразумны, что иногда хочется сдълать что-нибудь безумное!

— Мы такъ дружны между собою, что не знаемъ уже, что сказать другъ другу! Онъ бросилъ еще одинъ взглядъ на ея освъщенное лампой безстрастное лицо съ ръзкими, мужественными чертами, кивнулъ ей головой, на цыпочкахъ подошелъ къ двери и осторожно закрылъ ее за собою.

На улицъ поджидали его старые

товарищи—майоръ и консулъ, которые пришли проводить его на вокзалъ. Нъкоторое время всъ шли молча. Стукъ экипажей на улицахъпредмъстья мъшалъ разговору.

— Какое печальное шествіе!—сказалъ, наконецъ, майоръ, которому хотълось оживить настроеніе. Не достаетъ только, чтобы мы затянули— "Куда вы исчезли, студенчества милые годы"?.

Профессоръ поднялъ голову.

 На этотъ вопросъ есть толькоодинъ отвътъ: Никогда не вернется опять золотое то время свободы! Мнъ кажется, всъмъ намъ это сталоясно, когда мы снова встрътились въ Гейдельбергъ. То время прошлой Ни твоя веселость, майоръ, ни твоя опытность, консулъ, ни моя наука: не вернутъ намъ его и того, чтодълало нашу жизнь прекрасной! Жизнь не повторяется! Поэтому не слѣдуетъ желать получить что-нибудь отъ нея во второй разъ, не нужно во второй разъ посъщать тъ мъста, гдъ судьба подарила вамъсчастье! Нельзя добиться его вновьчерезъ четверть въка, — это будетъ лишь отраженіе, отблескъ чужогосчастья, самообманъ... въ концъ концовъ останешься съ пустыми руками... Вспомните, какъ третьяго дня сидъли мы послъ объда у меня, тамъ,. на горъ и въ сумеркахъ смотръли: на долину. Мнъ кажется, всъмъ намъпришла одна и та же мысль.

— Для насъ настала осень, всевинетъ и замираетъ, хотя вокругънасъ—весна и цвътущія вътки деревьевъ. Они цвътутъ не для насъ.... Всъ мы такъ подумали и замолкли....

— Тогда пришла фрейлейнъ Бауэрнфейндъ! — сказалъ майоръ...— Развъ это было третьяго дня?

Профессоръ спокойно сказалъ.

— Совершенно върно. Тогда при шла фрейлейнъ Бауэрнфейндъ... потомъ она ушла. Ты еще увидишься съ ней, майоръ?

— Можетъ быть! — Старикъ откашлялся. — Теперь мнъ нужносерьезно приняться за работу. Мавернулся къ ней, все было-бы напрасно—борьба окончена. Она можетъ только еще разъсказать: "нътъ"! И тогда наступитъ окончательный

разрывъ.

Сердце у Эрны забилось, какъ будто тотъ, кто тамъ въ темнотъ шелъ такими медленными, неръшишагами, былъ Джонъ тельными Генри. Шедшій, наконецъ, остановился у дома, — по крайней мъръ, шаговъ уже не слышно было. Потомъ тяжелой, усталой походкой, какъ больной, онъ опять приблизился къ дому... вошелъ въ домъ.. въ переднюю... въ ея комнату... Безумный испугъ охватилъ Эрну, когда она увидъла Джона Генри. Онъ пришелъ не для того, чтобы грозить ей, съ своей хитрой улыбкой, или повелительно приказывать---противъ этого она была вооружена, -- нътъ, онъ пришелъ умолять ее! И въ своей слабости онъ пріобрѣлъ надъ такую силу, какъ никогда! Мольба этого человъка дълала Эрну безпомощной, какъ дитя. Сильнъе, ощутительнъе доказать свою любовь онъ не могъ. Онъ принесъ Эрнъ самую большую жертву, побъдивъ свою гордость, переломивъ свой сильный характеръ. Эрна думала, что прошла уже всъ испытанія, но теперь почувствовала, что самое сильное и тяжелое искушеніе только впереди. Она поняла это, взглянувъ на лицо Джона Генри. Онъ смотрълъ на нее безпокойнымъ, боязливымъ взглядомъ, съ страдальческимъ и жалкимъ выраженіемъ. И когда Эрна испуганно отшатнулась отъ него, онъ бросился на стулъ рядомъ съ ней, взялъ ее за руки и, судорожно сжимая ихъ, съ отчаяніемъ покрылъ ихъ горячими поцълуями. Онъ заговорилъ задыхаясь, безсвязно, съ трудомъ подыскивая выраженія.

— Я пришелъ!.. Вотъ что ты сдълала со мною!.. Я не могу уъхать... Останься со мной... прошу тебя, Эрна... я тебя прошу... не могу я безъ тебя... цълый часъ бродилъ я

около твоего дома и вотъ пришелъ... и прошу тебя... Все это печально... позорно... я самъ знаю это... Никогда въ жизни не говорилъ я такъ ни съ къмъ... никогда никого не просилъ... я смъялся надо всъми и шелъ своей дорогой... но теперъты... съ тобой... не знаю. что это такое... я такъ люблю тебя"...

Она молчала, не отрывая у негоруки. Онъ мрачно посмотрълъ на нее и сказалъ немного спокойнъе:

— Иначе я не могъ поступить! Вотъ и все! Не знаю, какъ я очутился здъсь. Знаю только отлично, что жить безъ тебя я не могу! Ты должна быть со мною, иначе... въдъя человъкъ грубый... съ дътства прошелъ суровую школу... я совсъмъ огрубъю, если ты меня не поддержишь. Сдълать это можешь только ты, женщина!

Женщинъ я знаю мало... у меня всегда было много другихъ дълъ. тамъ, за океаномъ. Я не зналъ, что такое женщина, пока не познакомился съ тобою. Ты- что то необыкновенное! Съ тобой я становлюсь совствить другимъ человткомъ! Ты видишь это. Вотъ я сижу около тебя, смотрю на тебя, и говорю и веду себя такъ, какъ никогда не считалъ возможнымъ для себя. Я стыдился при одной мысли, что такой человъкъ, какъ я... но теперь я не стыжусь передъ тобой! Ты въдь знаешь, отчего это! Я тебя люблю слишкомъ сильно...

Онъ выпустилъ ея руку изъ свои всталъ. Мало-по-малу онъ приходилъ въ себя.

— Такъ вотъ, Эрна... вотъ что я скажу тебѣ—дѣлай со мной и съ собой, что хочешь. У меня нѣтъ больше своей воли. Хочу только, чтобы ты была моей! Дѣлай, что тебѣ нравится! Учись, чему и гдѣ угодно! Смотри на меня сверху внизъ, съ высоты своей науки... давай мнѣ это понять... мнѣ все равно... Я пойду всюду за тобою... ни слова не скажу тебѣ... Ты будешь совершенно свободна, самостоятель-

на, какъ ты хочешь... только останься со мною. Дай мнв право заботиться о тебв, лелвять тебя.., чтобы безъ нужды и труда ты развилась въто, чвмъ мечтаешь быть... Дай мнв право помогать тебв, Эрна, чвмъ могу и любить тебя, какъ могу!

Онъ стоялъ близко отъ нея, умоляющимъ жестомъ сложивъ руки. Глаза его были влажны. Онъ готовъ былъ заплакать! Онъ! Эрна испуга-

лась за него, и за себя.

Опять заговориль въ ней таинственный ужасъ:—Какую силу имъетъ женщина! Сильный мужчина съ мольбой приходитъ ко мнъ и будетъ молить до тъхъ поръ, пока не овладъетъ мною! До тъхъ поръ не перестанетъ!

Его блѣдность, волненіе, слезы на глазахъ были не поддѣльны.

Но на секунду его проницательный взглядъ инстинктивно загорълся, какъ у хищной птицы: — Я покорю тебя! Ты будешь моей!

Послъднее и самое сильное искушеніе! Эрна тяжело боролась съ собой. Голосъ Джона Генри все звучалъ въ ушахъ. У ногъ ея было царство любви и роскоши и онъ хотълъ увлечь ее съ собою туда, въ бездну, гдъ въ эту минуту былъ самъ. Теперь онъ былъ также слабъ, какъ и она нъсколько времени тому назадъ, ошеломленъ, внъ себячасъ тому назадъ то же было и съ нею. Но скоро онъ придетъ въ себя будетъ торжествовать, что достигъ цъли въ припадкъ слабости и самозабвенія, добился того, чего не могъ получить силой.

- Отвъть же мнъ, Эрна! - тихо

и робко сказалъ онъ.

Она тяжело вздохнула. Послъднее, послъднее испытаніе! Нужны всъ ея силы, чтобы устоять противъ чего.

И она почувствовала, что силы

ея пробуждаются.

Она кръпко сжала губы и думала... И въ мысляхъ ея было больше жестокости къ себъ, чъмъ къ нему. — Отвъть же что-нибудь! — повторилъ онъ.

**—** Нѣтъ!

Голосъ ея прозвучалъ отчетливо и спокойно.

- Нътъ!-еще разъ сказала она.
-Не такъ и не теперь! Нътъ!

Онъ опустилъ глаза.

- Почему же нътъ?
- Теперь у тебя нѣтъ своей воли,—сказала она.— Ты почти рабъмой. Но завтра, когда пройдетъ это опьяненіе, ты снова станешь моимъ господиномъ. Твои объщанія свободы идуть изъ сердца, а не изъголовы. то Эта же любовь, только въ другой формъ, которая не подходитъ къ твоему характеру и завтра же разлетиться въ прахъ. Что ты меня любишь, я знаю. Но я еще не вижу, что ты меня понимаешь!

— Большаго я не могу сдълать! — сказаль онъ, избъгая смотръть на нее, и отошель къ окну. — Что

еще нужно---я не знаю!

Эрна слъдила за нимъ глазами. — А я знаю! Послушай меня! Видишь ли, есть старинная, избитая поговорка, которую теперь я нахожу справедливой, что дружба между мужчиной и женщиной переходитъ всегда въ любовь.

Но любовь можетъ быть возвышенной дружбой.

Какъ мой мужъ, ты долженъ быть моимъ другомъ, а не повелителемъ, какъ вчера, не рабомъ, какъ сегодня.

Помнишь слова, которыя я писала тебъ въ началъ моего письма? "И мужчина, и женщина смотръли въ глаза другъ другу и не боялись другъ друга".. Мы съ тобой еще далеки отъ этого. Въ моей любви еще слишкомъ много страха, въ твоей—презрънія! Повърь мнъ — я люблю тебя! Но люблю также и себя!

Поэтому я не хочу погибать изъза тебя, а хочу стоять рядомъ съ тобою свободно, быть совершенно равной тебъ, быть человъкомъ! Поэтому ты долженъ смотръть на меня другими глазами. Горе научило меня понимать тебя. Научись и ты понимать меня— благодаря страданіямъ! Моимъ страданіямъ! Отъ этого испытанія я не могу избавить ни тебя, ни себя.

Я знаю, что тебъ можетъ импонировать только одно—сила! Стремленіе впередъ! Воля! Кто можетъ хотъть и побъждать, тотъ твой

товарищъ!

И ты видишь—я хочу! Отъ всей души и отъ всего сердца! Я хочу работать. И буду. Работать, какъ ты, своими силами, подобно тебъ, пробить себъ путь въ жизни и сдълаться личностью, какъ ты! Работу я нашла-курсы языковъ, которые мнъ передала подруга. Этимъ я буду жить. Въ свободное время я буду учиться, пока не закончу своего образованія и не достигну цъли, пока не стану сильнымъ, зрълымъ человъкомъ. И никто за это время не долженъ помогать мнъ! Я помогу себъ сама! Даже ты не долженъ оказывать мнъ помощи. Пиши, навъщай меня, когда тебъ вздумается, смотри, какъ я живу... Я всегда буду рада тебъ. Ты будешь для меня дорогимъ гостемъ, но только гостемъ, до того дня, когда я, оглянувшись на прожитые три года, скажу себъ: "Судьба отняла уменя многое, но и я многое завоевала у нея. Я ничего не просила у нея, я только работала. Въ работъ я познала себя и смъло могу глядъть тебъ въ глаза, а ты можешь гордиться мною. То, чъмъ я стала за это тяжелое время, возьми теперь! Я отдаю тебъ себя отъ всего сердца! Я свободно покорюсь тебъ, потому, что въ этомъ нътъ для меня необходимости, и ты не требуешь покорности силой. Я покорюсьтебъ не изъ благодарности, не изъ страха или нужды, а изъ любви къ тебъ. Истинная любовь у насъ, женщинъ-покорность".

Ты будешь моимъ повелителемъ, но не такимъ, какъ теперь! Будешь повелителемъ и товарищемъ, любящимъ потому, что находишь жену достойной себя! И ты будешь достойнымъ меня, потому что добровольно предоставишь мнъ свободу и терпъливо будешь ждать, когда окончится время испытанія. Черезътри года мы еще будемъ въ расцвътъ силъ, предъ нами еще долгая жизнь.

Мы пройдемъ ее до конца рука объ руку. Ты можешь тогда окружить меня всъмъ твоимъ богатствомъ, когда я научусь жить въ бъдности! Если же тебъ это время покажется слишкомъ длиннымъ, если думаешь, что не стоитъ ждать того, что я хочу сдълать—для тебя столько же, сколько и для себя—то дай мнъ еще разъ твои руки и иди! Мы больше не можемъ встрътиться! Я слишкомъ сильно люблю тебя, чтобы стать твоей женою теперь!

На мгновенье наступило молчаніе. Потомъ онъ снова взяль ее за руку.

- Я тебя не покину никогда! сказалъ онъ спокойно. Не знаю, что со мной сдълалось, но я твердо увъренъ, что не женюсь ни на комъ, кромъ тебя, —лучше я навсегда останусь одинокимъ. Я буду ждать и дълать все, что ты скажешь. Можетъ быть, я раньше не совсъмъ понималъ тебя теперь я вижу вътебъ что-то новое для меня. Прежде я этого не замъчалъ! Это-то, можетъ быть, и естъ твое настоящее "я"!
- Я тоже такъ думаю! сказала Эрна, и въ голосъ ея послышался отголосокъ прежней веселости, а на губахъ заиграла сдержанная улыбка, какъ будто она скрывала великую тайну, которую откроетъ Джону Генри, когда онъ совсъмъ прозръетъ. Разъединеніе окончилось. Они начали понимать другъ друга, какъ два добрыхъ товарища, которые искренно любятъ другъ друга.

— Но въдь три года, Эрна? все еще колеблясь, сказалъ онъ. Три долгихъ года!..

— Они пройдутъ! — сказала Эрна.– Ты думаешь, мнъ пріятно будетъ

мучиться, вмъсто того, чтобы заставлять тебя носить меня на рукахъ!? Я дълаю это для тебя и для тебя! А ты пока побольше собирай дивидендовъ и банковыхъ чековъ! Чъмъ больше, тъмъ лучше! Тъмъ скоръе ты дашь мнъ отдыхъ, когда мы будемъ вмъстъ. Тогда я возъму и поведу тебя за руку и покажу съ другой стороны. Ты, бъдный, не знающій покоя, человъкъ, найдешь жизнь прекраснъе и богаче, чъмъ думалъ... А теперь, Джонъ Генри, уже очень поздно... А мнъ нужно работать.

Теперь онъ уже не усмъхнулся серьезному выраженію, съ какимъ она это сказала. Онъ догадывался, что за нимъ скрывается — мужественный, искренній человъкъ, ищущій освобожденія въ словахъ, которыя онъ самъ безсознательно проводилъ въ жизнь.

— И слово стало дъломъ...

Этотъ человъкъ дополнитъ его, дастъ того, чего въ немъ нътъ.

— Черезъ три года я стану полнымъ человъкомъ! — думалъ онъ, затворяя выходную дверь. И Эрна думала тоже, дълая ему прощальный знакъ въ окно. — Теперь я буду готовиться къжизни. Черезъ три года начну жить — съ нимъ...

И вотъ она одна. Вокругъ мертвая тишина. Въ пустыхъ комнатахъ ея подругъ темно. Зданіе "Херускіи" напротивъ погружено въ ночное спокойствіе. На улицъ ни души. Въ домъ ни звука.

Она подсъла къ своей рабочей лампочкъ и съ серьезнымъ видомъ принялась за новую свою обязанность—исправление тетрадей своихъ

учениковъ, а думы неслышной толпою обступили ее.

Третьяго дня тайкомъ, какъ плънница, бъжала она изъ опустъвшаго родительскаго дома, отъ сумрачной фабрики и весело, какъ жаворонокъ навстръчу утренней заръ, полетъла навстръчу жизни. Въ ушахъ у нея еще стоялъ тяжелый глухой стукъ захлопнувшейся за ней старой ръзной дубовой двери родного дома, за которой остался весь ея прежній мірокъ съ ничтожными радостями и страданіями, съ воспоминаніями и впечатлівніями дітства и Неужели съ тъхъ солнце всходило на небо лишь дважды? Ей не върилось этому. За это время она пережила больше волненій и бурь, чъмъ за всю свою прежнюю жизнь. Теперь опять наступятъ тихіе часы серьезной и однообразной работы, утомленія и, можетъ быть, унынія, когда она спроситъ себя: -- "Зачъмъ я возложила это тяжкое бремя на свои молодыя плечи"?—Такъ что же? Она знала, что часы эти пройдутъ, и бодрость проснется въ ней со всей энергіей молодости. И пока она сидъла за работой, съ серьезнымъ выраженіемъ и нахмуреннымъ лбомъ, въ головъ ея звучали торжествующе, великія и облагораживающія слова: —Я хочу!

А сердце говорило:—Люблю!

Кто сильно хочетъ и искренно любитъ, тотъ веселъ и бодръ, какъ герой. И Эрна улыбаясъ думала:

— Я работаю для себя и для тебя. Ты познаешь меня въ трудъ и будешь достоинъ своей жены... А жена будетъ твоимъ другомъ!

Пер. М. Кондратьевой.

(КОНЕЦЪ).





IV.

Въ первыхъ числахъ сентября, въ ясный и теплый день, дъдъ и внучка шли по Нижнему Базару, по направленію къ плашкоутному мосту, соединяющему городъ съ ярмаркою.

Наконецъ, мечты дъдушки Федулыча осуществились. Судьба Даши обезпечена, и старику нечего было безспокоиться. "Хорошій человъкъ" нашелся, въ лицъ Григорія. И теперь дъдушка, и внучка шли на ярмарку для свадебныхъ закупокъ.

Тихи и скромны въ большинствъ чистенькія улицы части города, расположенной на верху горы и извъстной подъ названіемъ "Верхняго Базара". Оживленіе здъсь замътно лишь на Покровкъ, да на примыкающихъ къ ней улицахъ. Полную противоположность Верхнему Базару представляетъ изъ себя Нижній Базаръ, эта узкая, но длинная, густонаселенная и застроенная большими

каменными домами, полоса земли, простирающаяся отъ подошвы горы до береговъ Волги и впадающей въ нее Оки. Нижній Базаръ въ сущности представляетъ изъ себя набережную, да параллельную ей большую улицу съ массою соединяющихъ ихъ узкихъ и короткихъ переулковъ. Впрочемъ, тамъ, гдъ древнія стъны Кремля, полуразрушенныя или вовсе разрушенныя, зигзагами спускаются къ Волгъ, существуетъ цълый лабиринтъ узкихъ, грязныхъ. вонючихъ переулковъ, извъстныхъ подъ однимъ общимъ названіемъ "Милліонки". За исключеніемъ лавокъ и торговыхъ лабазовъ, находящіеся здъсь большіе каменные дома, грязные и обмызганные, переполнены разными притонами, кабаками, мелкими трактирами и ночлежками. Это знаменитое по всему Поволжью царство золоторотцевъ и проститутокъ самаго низшаго сорта, то самое царство босячества, гдъ пъвецъ "бывшихъ людей", надо полагать, впервые познакомился съсвоими героями.

Оживленіе на Нижнемъ Базарѣ, этомъ сосредоточіи крупной торговли города, являющагося въ свою очередь крупнѣйшимъ торговымъ центромъ Поволжья, даже въ зимнее время не уступитъ оживленію на любой московской улицѣ. Во время-же навигаціи и особенно ярмарки это оживленіе достигаетъ такихъ размѣровъ, какое бываетъ на самомъ лишь "всероссійскомъ торжищѣ", въ наиболѣе его бойкихъ и шумныхъ районахъ.

— Эко, грохотъ какой, прости Господи! — проговорилъ дъдушка Федулычъ. —Давно въ городу не бывалъ, а въ этихъ мъстахъ чай болъе десяти лътъ. Совсъмъ отвыкъ отъ такой кутерьмы! И куда, подумаешь, люди бъгутъ, куда торопятся, а этимъ извощикамъ, да ломовикамъ и конца нъту... ъдутъ, ъдутъ... Гръхъ одинъ! То-ли у насъ на деревнъ... Тишь Божья, а ужъ о воздухъ и не говори! Тамъ еще на верху-то нечего, а ужъ здъсь, на низу,--не смотри, что Волга подъ бокомъ, —такой духъ, что опослъ нашей свъжести тошнота беретъ...

— У насъ тихо! — согласилась и Даша. — Мы съ Гришей ни за что въ городъ не переъдемъ, хоть озолоти!.. Скверно здъсь!

— Это ужъ Григорьево дѣло! Какъ ему Господь на душу положитъ, пусть такъ и будетъ!-сказалъ старикъ. — Да оно, что и говорить, и самъбы я не пошелъ сюда, да вишь какое дъло! — продолжалъ онъ, улыбаясь, — тебъ, дъвицъ красной, къ свадьбъ того-другого, всякаго приданаго купить приходится. Мнъ тоже безприданицей-то тебя, Дашутка, не хочется за мужъ отдавать... Копилъ, копилъ, всякій лишній грошикъоткладывалъ, ну, и далъ Богъ, теперича у насъ за пазухой-то сто съ хвостикомъ. Ни какой тамъ мухрой, а настоящей невъстой подъ вънецъ пойдешь. Пускай теперь нашито деревенскія стрекотухи на тебя глаза пялять: вишь, моль, дѣдъ-то нашъ и старъ, и бѣденъ, а внучку-то свою снарядилъ, какъ и слѣдоваетъ, совсѣмъ по закону!

— А вонъ Гришенька-то говоритъ, — задумчиво сказала Даша, — все это пустое. Пусть ихъ говорятъ, что хотятъ, мы бы только были другъ для друга хороши. "Обвънчаться-бы, — говоритъ, — намъ тихо, скромно, подальше отъ народу, безъ всякаго этого обжорства, пъянства, глупыхъ словъ, да обычаевъ"...

– А вотъ что я тебъ, дъвка, скажу!---вдругъ строго заговорилъ дъдушка Федулычъ, останавливаясь на серединъ улицы, черезъ которую они переходили. Вотъ ты когда съ Григоріемъвъзаконъвступишь, тогда Григорія и слушайся, потому оно и въ писаніи сказано: "да боится жена мужа", а покуда ты при дъдъ, такъ не моги ему перечить! По Григорію и то не такъ, и это не этакъ, ну а ужъ я-то хочу, чтобы вотъ такъ, какъ изстари повелось! Когда поженитесь, тогда по своему и живите, а теперича ужъ того... пусть моя будетъ воля!

— Гей! Берегись!—со всъхъ сторонъ кричали старику возницы всевозможныхъ экипажей.

Разсердившійся дѣдушка совсѣмъ не замѣчалъ, что онъ стоитъ по срединѣ улицы, гдѣ его и его внучку каждую минуту могутъ сшибить, задавить, искалѣчить...

— Что пасть-то разинулъ, старый дуракъ!—грубо, замахнувшись кнутомъ, крикнулъ на него толстый, бородатый купеческій кучеръ, правящій парою сытыхъ рысаковъ. — Эко обломъ, деревня безпросвътная! Такъ въдь и норовитъ, чортъ, подълошадей попасть!—еще озлобленнъе заоралъ съ своихъ козелъ купеческій Юпитеръ, когда дъдушка Федулычъ оглянулся и, все-же не трогаясь съ мъста, съ недоумъніемъ посмотрълъ на громовержца...

Дъдушка, родимый! Пойдемъ!
 Еще задавятъ! Не въ деревнъ мы

чай... Отвыкъ ты отъ городской-то кутерьмы! — испуганно вскрикнула Даша и подхватила дъда за руку.

— Что-же пойдемъ! Веди, дъвка, стараго дурака! — обидчиво забормоталъ старикъ и покорно пошелъ за внучкой. — Пустое? Такъ что-ли говоришь? — вдругъ глухимъ голосомъ заговорилъ онъ, останавливаясь на панели, около большаго каменнаго дома. — Хочешь, значитъ, подъ вънецъ простоволосой дъвкой идти! Приданаго тебъ, значитъ, не надо! Что-жъ, ладно! Поворачивай назадъ, идемъ домой...

— Дъдушка! Что ты, родимый!— чуть не заплакала Даша. — Шли, шли такую даль, да назадъ!..

— А! Что?—засмъялся Федулычъ.

—Гришенька такъ сказалъ, да Гришенька этакъ сказалъ, а какъ что,—ладно, молъ, изволь, пусть будетъ по Гришенькиному, не будетъ тебъ ни ленточекъ, ни косыночекъ, ни какой другой женской упряжи,—такъ и того... Гришенькины-то ръчи хороши, а тряпочки-то и ленточки еще лучше!.. Вотъ она, бабъя душа!.. Да оно и точно, такъ и въ старину говорили, что, молъ, у бабы-то не душа, а паръ!..

— Да въдь Гришенька не точно бы на счетъ тамъ всякой одежи и прочаго, — оправдывалась Даша, — а вотъ чтобы свадьбу-то безъ всякихъ глупостевъ и пьянства справить... "Переводъ, — говоритъ, — только денегъ, а толку мало, безобразіе одно"!..

- Зачъмъ безобразіе! Старъ я, чтобы у меня да въ дому безобразіе было! Ну, а свадьбу справимъ, такъ на нее полста и отложимъ, а на остальные полста покупай, чего хочешь.
- Ахъ, дъдушка! сконфуженно проговорила Даша. Мнъ-бы еще вотъ курсетъ...
  - Курсетъ!
- Да, курсетъ!—живо заговорила дъвушка.—У насъ теперь въ деревнъ всъ дъвки курсеты носятъ... для «красивости! робко добавила она.

— Для красивости? Ишь ты! — усмъхнулся дъдъ. — Знать не знаю, что за курсетъ такой, а видывалъ я щегольство нашихъ молодухъ и дъвокъ... До добра оно только ихъ не доводитъ, щегольство-то это городское! Изъ за него, поганаго, дъвки у насъ родить частенько стали, да и молодухи-то изъ за этихъ курсетовъ плохо себя сохраняютъ.

 Да что ты, дъдушка!—вспыхнула Даша.—Да развъ я когда...

— Да, не о тебъ, дурочка, и говорятъ! — строго перебилъ ее дъдушка Федулычъ. - Что и говорить. ты-дъвка исправная, а только тоя говорю, что нынче курсетъ, завтра побрякушка какая серебряная или золотая, а потомъ на глупую-то башку, глядишь, задумаешь и господскую шляпку напялить, а достатковъ-то нътъ, ну, и пропала мужняя жена, а стала-то одна потаскуха поразнымъ писарямъ да купеческимъ сынкамъ. Онъ, гръхъ-отъ, только подпусти къ себъ, онъ тебя мало по малому и совсъмъ заграбастаетъ! Вотъ что я тебъ говорю, глупая твоя головушка!

Даша заплакала.

- Вотъ ты, дъдушка, завсегда такъ!—тихо сквозь слезы, сказала она.—Что тебъ не скажи, ты и почнешь и почнешь, въ слезы только вгонишь...
- Правду я говорю!—замътилъ старикъ.—Да и Григорій, я такъ думаю,—къ этимъ самымъ курсетамъ не въ большомъ расположеніи... Выбрось-ка ты, Дашутка, всъ эти глупости изъ головы!
- Ахъ, Гришенька, Гришенька!— вздохнула Даша и вдругъ, вся вспыхнувъ, радостно воскликнула: И впрямь, дъдушка, зачъмъ мнъ курсетъ?!
- Вотъ что ладно, то ладно, внучка! Богъ съ ними, съ курсетами-то этими! Купимъ что по надобности, да и домой скоръй!—ласково проговорилъ дъдушка Федулычъ. Только вотъ что, Даша, —продолжалъ онъ, останавливаясь передъ грязнымъ

входомъ мелкаго трактира,—усталъ я больно, да и поъсть хочется... Въдь рано утромъ-то вышли, съ тъхъ поръ не ъли... И ты чай устала и ъсть хочешь. Зайдемъ въ "заведеніе", чайку попьемъ, да и перекусимъ, чъмъ Богъ дастъ.

И дъдушка съ внучкой вошли въ трактиръ.

Въ "заведеніи" было людно и, не смотря на открытыя окна, выходящія прямо на набережную и Волгу, душно и затхло. Пахло всякими явствами, потомъ еще чъмъ-то далеко неблаговоннымъ. Говоръ многочисленныхъ "гостей" сливался съ пъснями подкутившихъ и съ визгливыми звуками гармоники.

Едва успъли старикъ и дъвушка пробраться въ уголъ къ пустому столику, покрытому весьма нечистоплотной красной скатертью, какъ ихъ кто-то окликнулъ. Они обернулись и увидали пившихъ чай двухъ мужиковъ, ихъ однодеревенцевъ. Они, впрочемъ, пили даже не чай, а горячую, слегка окрашенную въ желтоватый цвътъ, воду и исправно закусывали ее, при каждомъ глоткъ, большими ломтями бълаго хлъба.

— Глядь-ко, Федулычъ! — закричалъ одинъ изъ нихъ. — Да куда это ты, Божій человъкъ, на старости лътъ пробираешься?..

— Онъ, братъ, передъ кончиною молодость вспомнить захотълъ!—со смъхомъ сказалъ другой.—Вонъ и внучку, кралю писанную, за компанію въ заведеніе захватилъ!..

— Полно вамъ врать-то! — то-же смъясь, сказалъ Федулычъ, здороваясь съ земляками и пригласилъ ихъ пить чай вмъстъ за однимъ столомъ.

Начался пріятельскій разговоръ, въ которомъ Даша не принимала участія. Она давно не была на Нижнемъ Базаръ и потому давно не видала вблизи Волги. А вотъ теперь въ открытое окно, около котораго стоялъ занятый ими столикъ, великая русская ръка предстала передъ ней во всей своей красъ, со всъмъ тъмъ

шумнымъ и бойкимъ оживленіемъ, бьющимъ ключемъ по водной равнинъ, которая образуется между ярмаркой городомъ И сливаюшимися здъсь Окой и Волгою. Не любила Даша городской сутолоки, — она пугала ее своей неизвъстностью и какой-то холодностью, --- но красавица-рѣка, даже возлѣ города, считающагося центромъ всего судоходства великаго волжскаго бассейна. влекла ее къ себъ, манила какой-то загадочной и заманчивой прелестью. Этотъ ръчной шумъ, эта судовая суетливость, эти громадные, красивые пароходы нравились дъвушкъ. Ей иногда хотълось състь на одинъ изъ такихъ красивыхъ пароходовъ и поплыть и поплыть, потомъ все ъхать и ъхать... Зачъмъ и кудаона не знала и не могла-бы дать на это никакого опредъленнаго отвѣта...

И, дъйствительно, открывавшаяся изъ окна картина была интересная. Желтоватыя песчаныя отмели противоположнаго берега только едваедва и кое-гдъ проглядывали изъ-за заслонившихъ ихъ многочисленныхъ судовъ всъхъ типовъ и размъровъ. Но за этой стъной съ небольшими промежутками изъ отмелей, какъ-бы подымаясь надъ ними, ширилась гладкая, ровная зеленая равнина Заволжья, сливающаяся гдф-то тамъ, далеко, далеко, съ небесной синевой. Тамъ миръ, спокойствіе, тишина. Но здъсь, по эту сторону стѣны изъ судовъ, жизнь, движеніе, суета. вдоль Мочальнаго Вонъ тамъ, острова, длинныя вереницы громадныхъ баржъ, туда правъе правильныя линіи стоящихъ рядомъ, на якоряхъ, десятки, сотни буксирныхъ пароходовъ, а вонъ лѣвѣе, и по серединъ ръки, и ближе къ Сибирской пристани, среди деревянныхъ лабазовъ которой вздымается къ небесамъ колоссальная громада новаго ярмарочнаго собора, стоятъ уродливыя землечерпалки. 角 вездъ и повсюду, по всей этой, постоянно взволнованной и мятущейся водной в

равнинъ, среди шмыгающихъ всъмъ направленіямъ маленькихъ пароходиковъ, катеровъ, яликовъ и лодокъ медленно двигаются буксирные пароходы съ вереницами слѣдующихъ за ними громадныхъ неповоротливыхъ баржъ, ползутъ длинные -- предлинные плоты, несутся порожніе буксиры и красавцы двухъпассажирскіе пароходы. блистающіе своей чистотой и изяществомъ. А тутъ, около самой набережной, на извъстномъ разстояніи одинъ отъ другого, стоять пароходные дебаркадеры; у ръдкаго изъ нихъ не находится одного--двухъ пассажирскихъ пароходовъ. Возлъ каждаго дебаркадера, на косогор в обмълъвшаго берега, грудыящиковъ и тюковъсътоварами, и прикрытыхъ, и неприкрытыхъ брезентомъ. На длинныхъ деревянныхъ лъстницахъ и мосткахъ, соединяющихъ дебаркадеры съ берегомъ, страшная суета. Взадъ и впередъ снуютъ пассажиры съ узлами и безъ узловъ, пароходскіе служащіе, газетчики съ кипами газетъ, крючники съ тюками и ящиками на спинахъ, монахини съ кружками, сборщики на храмъ, нищіе и масса неопредъленныхъ личностей съ неопредъленными, но въ сущности съ весьма опредъленными цълями.

звуки? Волжскіе пристанскіе звуки? Крикъ, брань, самая отборная, истинно-русская брань, "еще разикъ, еще разъ, да подернемъ"! грохотъ падающихъ на палубы и въ трюмы пароходовъ тюковъ и ящиковъ, ръжущій ухо лязгь жельза. звонъ якорныхъ цъпей, шумъ ъзды на набережной, неумолчный плескъ волнъ, безнадежно бьющихъ о берегъ и борты судовъ, гулъ форсунокъ, шипъніе выпускаемаго пара, глухое пыхтъніе буксировъ, шлеланье по водъ пароходныхъ колесъ и свистки разнообразныхъ до безконечности тоновъ отъ тонкаго и пронзительнаго до густого, басистаго, оглушительнаго и раскатистаго...

Дъдушка Федулычъ, давно не видавшій Волги, тоже засмотрълся на эту шумную ръчную суетливость.

— Й откуда, подумаешь, —сказалъ онъ, —такая теперь уйма пароходовъ? О прежде ихъ куда меньше было. А я вотъ, ребятушки, помню, когда по Волгъ-то еще гребныя расшивы, да коноводки ходили. Самъ даже въ Самару на расшивъ бъгалъ. Въ Жигуляхъ тогда мы чуть къ разбойникамъ въ лапы не попались. По счастію воинская бранвахта подоспъла.

— Ну, братъ Федулычъ, теперь чтобы на Волгъ разбойники грабили, — сказалъ одинъ изъ земляковъ, — время тому прошло, да и быльемъ поросло!.. Поди-ка, напади на такую махину, какъ энтотъ пароходъ! — показалъ онъ на громадный меркурьевскій пароходъ, тихо подходившій къ дебаркадеру.

— Для ча на пароходы нападать?—смъясь, замътилъ другой землякъ.—Теперича разбойники-то на пароходахъ, да на машинъ ъздятъ. Намедни вонъ Ларіонычъ,—знаешь чай Ларіоныча-то, изъ нашей онъ тоже деревни, въ концъ Ковалихи постоялый держитъ...

— Какъ не знать Ларіоныча! — отвътилъ дъдушка Федулычъ. — Хорошо знаю! Даже пріятели мы съними.

— Ну, такъ Ларіонычъ въ вѣдомостяхъ читалъ, какъ одну барыню на пароходѣ, въ первомъ классѣ, задавили и ограбили...

— Охъ, гръхи тяжкіе!—вздохнулъ старикъ. — До пароходовъ, до машины люди додумались, а вотъ чтобы всякое злодъйство—на это у нихъ разуму нътъ!

— Это ужъ, дъдушка Федулычъ, дъло Божье, а не разума человъческаго! — отвътилъ одинъ изъ земляковъ. — А что выдумокъ теперича диковинныхъ, то это прямо сказать, ума помраченье! — добавилъ онъ. — Ну, что тамъ пароходъ, машина или теперь телеграфъ!.. Все это давно ужъ пошло! Теперь лекстричество...

Видалъ чай? Гоже горитъ! Теперь телефнонъ... Сидитъ человъкъ дома и говорить съ къмъ хошь, хоть тотъ за версту отъ него будь! Извощики больно на этотъ телефнонъ, да вотъ еще на трамвай жалются... "Совсъмъ, -- говорятъ, -- намъ раззоренье отъ этихъ чертовыхъ выдумокъ"! Теперь на одномъ стальномъ колесъ стали ъздить... Летитъ иной такой стрекулистъ, какъ птица, его на конъ не догонишь... А теперь еще появились такія коляски, которыя сами безъ лошади ѣздятъ... Ну, да все это цвътики, а вотъ онъ, ягодки-то... Намедни мы съ Филипычемъ на ярманкъ въ трактиръ были... Ну, братъ, диву дались!.. Машина, — ящикъ самый нелядящій съ трубой, -- человъчьимъ голосомъ говорить и поетъ!

- Ну?—подивился Федулычъ.
- Право слово! Вотъ онъ, Филипычъ-то... то-же своими ушами слышалъ!
- Ну, и хитеръ теперь человъкъ сталъ! сказалъ дъдушка Федульчъ. Господа Бога искушаетъ. И все чай нъмецъ, али англичанка...
- Зачъмъ нъмецъ или англичанинъ?---вступилъ въ разговоръ сидъвшій въ комнатъ за сосъднимъ столомъ какой-то молодой человъкъ.--Что-же по твоему, старецъ Божій, покрыть кожей, у нашего русскаго человъка разума не хватитъ! Это ты по старости своей говоришь, потому какъ у тебя никакихъ настоящихъ понятіевъ нътъ! А теперь еще: Бога искушаетъ! Ахъ, старина, старина! Могила по тебъ соскучилась! Зажился ты больно долго! Теперь какъ человъкъ въ разумъ вошелъ,продолжалъ все тотъ-же молодой человъкъ уже поучительнымъ тономъ, то онъ природу испытуетъ и изъ природы по всякимъ наукамъ примънение дълаетъ... И называется это, старче, цивилизація! А ты: Бога искушаютъ!..

Произнесшій эту поучительную тираду быль одъть въ дешевенькую пиджачную пару, брюки на выпускъ

и въ шитую малороссійскую рубашку. Остальные его компаньоны были люди или то-же молодые, или среднихъ лътъ; одъты они были также прилично, нъкоторые даже въ крахмальныхъ сорочкахъ и при часахъ. Съ перваго взгляда ихъ можно было принять или за мелкихъ приказчиковъ и артельшиковъ, или мастеровыхъ и фабричныхъ въ праздничныхъ костюмахъ, но въ сущности они были ни тв. ни другіе. Это были тъ неопредъленныя личности съ такъ называемыми неопредъленными занятіями, --- занятіями, неръдко предусмотрънными уложеніемъ о наказаніяхъ, —которыми въ послъднее время полны наши какъ объстолицы, такъ и всъ наиболъе крупные торговые и промышленные города.

— Ну, и ляпнулъ-же ты, сударь, мудреное словечко, что мнв не въ жисть не понять!—сказалъ нъсколько обиженный дъдушка Федулычъ.—А нельзя-ли тебъ это слово-то какънибудь по проще, по русски сказать...

— Ну, гдъ тебъ понять!—небрежно произнесъ субъектъ, важно вытянувши ноги и затягиваясь папироской.—На такія понятія у тебя твоихъ старыхъ мозговъ не хватитъ!

— А вотъ вмъсто того, чтобы старика понапрасну обижать, — вдругъ вступилась за своего дъдушку вся раскраснъвшаяся Даша, —вамъ-бы и въ самомъ дълъ лучше попроще объяснить. Въдь, не много ума надо, чтобы обижать людей и невъсть какія слова говорить!..

— Для васъ, мамзель, готовъ съ!.. Съ нашимъ величайшимъ удовольствіемъ! — вскочилъ съ своего стула субъектъ и направился было уже къ Дашъ. — А позвольте прежде всего познакомиться, потому какъ я завсегда радъ съ прекрасными мамзелями знакомство имъть...

— А ты, господинъ, постой! — отстраняя его отъ Даши, ръзно оборвалъ субъекта дъдушка Федулычъ. — Моя внучка тебъ не мамзель, а простая деревенская дъвушка. По глупости она съ тобой заговорила

потому ей за меня, старика, стало обидно... И при томъ, я такъ полагаю, что никакихъ мнъ отъ тебя объясненій не надо!.. И сиди ты за своимъ столомъ, а мы за своимъ!..

— Ну, это, старче, мы еще посмотримъ!—нагло отвътилъ субъектъ.—Внучка она тебъ или нътъ— это намъ неизвъстно, а что она сама просила, и я ей объщалъ, то объяснить я долженъ... Такъ вотъ слушайте, мамзель,— началъ онъ свои объясненія, очевидно, умышленно подчеркивая слово "мамзель",—цивилизація это есть результатъ напряженнаго ума всъхъ народовъ и всъхъ временъ... А, впрочемъ, прежде чъмъ объяснять, надо познакомиться...

И онъ опять было попытался подойти къ Дашъ съ протянутой рукой.

- Убирайся къ шайтану, охальникъ!—сверкнувъ глазами, крикнула дъвушка.—Коли дъдушка не хочетъ, такъ плевать мнъ на твои объясненія!..
- Лихо! Лихо! загоготала вся компанія субъекта.— Ну, братъ Сема, одно тебъ только и осталось, что отступить на прежнюю позинію.
- Ну, дъвка! За себя постоять можетъ! — заговорили смущенные земляки.

Даже дъдушка Федулычъ, не ожидавшій отъ своей скромной внучки такой смълости, нъсколько опъшилъ.

Однако, субъектъ не дълалъ уже болъе попытокъ вступать въ разговоръ и о чемъ-то шептался съ своими товарищами.

Козырь—дѣвка! Надо прослѣдить!.. Можетъ быть, очень подходящая!—изрѣдка слышались отдѣльныя фразы изъ этого сокровеннаго разговора.

Но ни дъдушка, ни внучка, ни ихъ земляки не обращали болъе ни малъйшаго вниманія на своихъ сосъдей.

Такъ значитъ, Якимъ Федулычъ

на ярманку?— спрашивали земляки.

— Да вотъ, ребятушки!— объяснялъ дъдъ.—Думаю внучку за Григорія Иваныча замужъ выдавать...

— Доброе дѣло! Доброе дѣло!— похвалили земляки.—Хоть и бѣденъ, охъ какъ бѣденъ, а добрый парень, и голова съ мозгами!...

- Бъдность не порокъ, да къ тому-жъ и я малость помогу!—возразилъ дъдушка Федулычъ.—Вотъ теперь и на ярманку-то пошли, чтобы всякія закупки сдълать. Тоже дъвицу безъ приданаго въ замужество отдать совъстно. Въ семъъ нашей по этой части всегда, можно сказать, честь-честью.
- Ишь ты какія дѣла!—не безъ сомнѣнія замѣтили земляки. Что правда, то правда! Точно что дѣвицѣ безъ приданаго, какъ лошади безъ упражи... Да только вѣдь на приданое-то, дѣдушка, деньги тоже нужны!

Старикъ наивно — лукаво улыб-

— Что-жъ? Деньги? И деньги найдутся! Вотъ онъ, деньги-то! — сказалъ онъ, вынимая изъ-за пазухи туго набитый, старый, вытертый, кошелекъ. — Ровно сто двънадцатъ цълковыхъ!..

При словъ "деньги" на сосъднемъ столъ всъ насторожились.

— Фартъ!—тихо сказалъ Сема.— Твоя работа, Мишка!..

— Плевый фартъ!— пренебрежительно отвътилъ тотъ. — Особливо по ярмарочному времени...

- Курочка по зернышку клюетъ и сыта бываетъ! замътилъ кто-то изъ "товарищей". Ярмаркъ конецъ, богатые купцы давно разъъхались, одна мелкота изъ приказчиковъ гуляетъ... И такой фартъ на мостовой не валяется,...
- —Върно! подтвердилъ Сема. Такъ, значитъ, Михайла Иванычъ, за работу? Такъ что-ли?
- Да ладно ужъ!—неохотно согласился Мишка.
  - Такъ ступай сейчасъ за Шмуль-

кой, вмъстъ съ нимъ и обмозгуете, да помните, что сегодня въ ночь, въ три часа, дуванить будемъ въ Кунавинъ у Лушки Безпятой.

И вдругъ вся компанія заговорила на какомъ-то странномъ на-

ръчіи.

А въ это время дъдушка Федульчъ успълъ уже распорядиться на счетъ водочки. Ему почему-то захотълось угостить своихъ земляковъ.

– Бъденъ я—точно, а внучка у меня не безприданица! — говорилъ онъ, разливая водку по громаднымъ рюмкамъ, спеціально подаваемымъ въ трактирахъ "гостямъ изъ простенькихъ". – Для кого какъ, а по нашимъ крестьянскимъ достаткамъ, сотня—деньги! Не разбоемъ, не обманомъ какимъ, а трудомъ, да терпъніемъ нажилъ... Сколько лътъ по грошамъ копилъ, сколько лътъ сколачивалъ!.. Ну, а чтобъ теперича да внучку, да чтобъ безъ всего... то есть чтобъ, какъ нищую, замужъ выдать!.. Это то есть никогда! Въдь она, внучка-то, одна только у меня... И вся родня моя тутъ! Даша! Въдь одна ты у меня, голубушка? А? Одна въдь? Мнъ что!.. Мнъ только внучку за хорошаго человъка пристроить, а тамъ я хоть и на погостъ!..

И на щекахъ дъдушки Федулыча показались двъ-три слезинки. Онъ, давно уже не пившій, позволилъ себъ на радостяхъ выпить стаканчикъ-другой и теперь, немного захмълъвъ, радъ былъ случаю похвастать, передъ своими деревенскими, что его внучка не безприланица.

— Хорошій ты человъкъ, Федулычъ!—говорили уже порядочно захмълъвшіе земляки, выходя съ старикомъ и его внучкой изъ трактира.—Не бросилъ ты сироту безъ призору... Господь зачтетъ тебъ такое доброе дъло!.. Молись, Дарья, за дъда Богу!—обращались они и къ Дашъ.—Молись, голубушка! Завсегда, молись! Не оставитъ тебя

Царь Небесный!.. Дай тебъ, Дашенька, Господь любовь да согласіе!.. Жить тебъ въкъ въ радости!..

Распрощавшись съ земляками, дъдъ и внучка пошли по направленію къ ярмаркъ, а за ними незамътно по слъдовали двое изъ "товарищей"...

V.

"Всероссійское торжище "представляетъ изъ себя оригинальное, своеобразное явленіе въ русской жизни. Живя менъе двухъ мъсяцевъ въ году. оно болъе чъмъ на двъ трети года: погружается какъ-бы въ летаргическій сонъ, за исключеніемъ лишь Сибирской пристани, живущей тоже своеобразной, временной, но всеже болъе продолжительной жизнью. Этотъ колоссальный внутренній портъ Россіи, въ которомъ сосредоточиваются товары Европы и Азіи, чтобы тотчасъ-же расплыться при посредствъ пароходовъ, баржъ и желъзнодорожныхъ вагоновъ въ разныя стороны, работаетъ почти въ теченіе всей волжской навигаціи, т. е. со спада весеннихъ водъ (въ маъ--мъсяцъ). вплоть до осенняго ледохода (въ концъ октября или въначаль ноября).

На обширномъ низменномъ мысу, образуемомъ сліяніемъ Волги и Оки, раскинулась знаменитая ярмарка. единственная въ мірѣ по громаднымъ размфрамъ своихъ торговыхъ оборотовъ. Это въ сущности цълый городъ, по пространству и населенію равный любому крупному губернскому городу. Но этотъ городъ совершенно своеобразный. городъ-базаръ. Всъ зданія въ этомъгородъ, за исключеніемъ Главнаго-Дома, двухъ православныхъ соборовъ, армянской церкви и магометанской мечети сунитскаго толка, замъчательно однообразны и архитектурны. Это даже не громадные петербургскіе дома-ящики, а сляпанные на живую руку, хотя и очень большіе и построенные изъ кирпича, или лабазы или казармы. Даже ярмарочный театръ по своему

вившнему виду нисколько не напоминаетъ храма Мельпомены, а скопохожъ на какой-то громадкирпичный ный уродливый рай. Верхніе этажи ярмарочныхъ зданій заняты банками, конторами. гостинницами, нумерами и другими помъщеніями, жилыми нижніе-же почти исключительно лавками и магазинами, при чемъ нъкоторые изъ послъднихъ на столько велики, что имъютъ по нъскольку входовъ и выходовъ не только на одну, но и на двъ, параллельныя другъ другу, улицы. Товары по обыкновенію не помъщаются цъликомъ въ лавкахъ и магазинахъ, а занимаютъ иногда значительную часть улицы. Въ горячіе часы дня въ большинствъ лавокъ и магазиновъ бываетъ иногда одновременно по нъсколько **сотъ** покупателей.

Тихая и даже пустынная въ началъ и концъ, ярмарка въ первыя двъ-три недъли августа—мъсяца представляетъ изъ себя какой-то бурный человъческій водоворотъ.

На улицахъ оживленіе и движеніе, какое бываетъ только въ приморскихъ портовыхъ городахъ. Грохотъ взды, трескъ отъ провозимаго желъза, громадные обозы съ товарами, растянувшіеся до безконечности; въ открытыя настежъ лавки то и дъло входятъ и выходятъ покупатели, артельщики, приказчики и работники-татары, по тротуарамъ взадъ и впередъ мечутся, какъ ошальлые, куда-то торопящіеся, чымь-то озабоченные люди. Въ сбродномъ и разношерстномъ ярмарочномъ на--селеніи, конечно, преобладаетъ, русскій человъкъ центральныхъ губерній, Поволжья и отчасти Сибири, и все-же это населеніе необычайно разноплеменно. Ha ярмарочныхъ улицахъ можно услышать говоръ чуть-ли не на всъхъ языкахъ Европы и'Азіи. Татары, армяне, персы, турки, греки, евреи, сарты, узбеки, афганцы, житайцы и даже индусы здъсь встръчаются съ нъмцами, французами, англичанами, итальянцами и другими представителямикультурной Европы. Но вся эта разношерстная масса людей, различная по культурф, религіи, національности, живетъ однфми думами, поклоняется одному богу вфка сего —рублю-цфлковому! Все здфсь размфнено на деньги, все продажно — отъ тухлой печенки въ обжорномъряду до человфческой чести включительно...

на ярмаркъ преимущественно уличная и трактирная. "Именитое всероссійское купечество ръдко въ своемъ нумеръ или своей лавкъ пьетъ даже чай, еще ръже объдаетъ. День ярмарочнаго купца начинается и кончается въ трактиръ. Утромъ онъ пьетъ чай въ биржевой гостинницъ, помъщающейся около плашкоутнаго моста, передъ маднымъ зданіемъ которой находящійся рядомъ съ ней миніатюрный желъзный павильонъ, занимаемый ярмарочною, такъ называемой "всероссійскою", биржею, кажется жалкимъ пигмеемъ. Въ утренніе часы это самое шумное и оживленное мъсто на ярмаркъ. Какъ внутри самой биржи, такъ и на широкой каменной лъстницъ, ведущей на нее, а также на панели и у входа въ биржевую гостинницу, тогда толпится о чемъ-то серьезно толкующій народъ. Тутъ смъсь всъхъ одеждъ, лицъ, племенъ и состояній. Модный цилиндръ и изящный дипломатъ, потертое пальто и шляпа котелкомъ, высокая остроконечная персидская шапка, чалма и шелковый халатъ сарта или бухарца, картузъ и длиннополый сюртукъ, русская поддевка и простой крестьянскій чапанъ-перемъшиваются въ одномъ общемъ гигантскомъ винигретъ.

Интересно, что самыя крупныя сдълки заключаются не на самой биржъ, а въ находящейся рядомъ съ нею биржевой гостинницъ. Громадныя залы этой гостинницы, во всъхъ ея этажахъ, сплошь заставлены столиками, за которыми "всероссійское купечество", начиная съ крупныхъ тузовъ отечественной тор-

говли и промышленности и кончая мелкими торгашами, занимается чаепитіемъ. Пьютъ преимущественно по московскому купеческому обычаю-не изъ стакановъ, а изъ чашекъ. Цълая армія половыхъ въ бълыхъ рубахахъ и такихъ же панталонахъ стоять шпалерами вдоль этихъ обширныхъ комнатъ и ожидаетъ "заказовъ" отъ "гостей", другіе-же половые, уже получившіе "заказъ", какъ угорълые, носятся изъ залы въ буфетъ и обратно съ подносами чайниками. Всюду мелькающія бълыя рубахи, звонъ чашекъ и чайниковъ и неугомонная многоголосая людская молвь. Слышатся разговоры цънахъ, сдълкахъ, доставкахъ, нагрузкахъ, паузкахъ, тарифахъ, векселяхъ, кредитъ, протестахъ, о надеждахъ на исходъ ярмарки, о политическихъ событіяхъ, о положеніи міровыхъ рынковъ, главнымъ образомъ, лондонскаго берлинскаго и нью-іоркскаго.

Русскій купецъ не любитъ оффиціальности въ дълъ. Онъ посъщаетъ биржевой залъ только для видимости, "для проформы", а всъ дъла свои ведетъ въ трактиръ за чаемъ. Интересно то, что водка, пиво, вино и вообще какіе-бы то ни было спиртные напитки почти никогда не играютъ роли во время дъловыхъ бесъдъ. Купецъ въ это время, какъ огня, боится "малодушества", такъкакъ ему теперь нужна свъжая и трезвая голова, для развертываніяже широкой русской натуры достаточно будетъ времени послъ закрытія вечерней биржи, когда запрутся лавки, когда ярмарка отъ своей усиленной двятельности перейдетъ къ увеселеніямъ. Однимъ словомъ, если ярмарочный торговый много и сильно пьетъ, "гуляетъ" и веселится по вечерамъ и по ночамъ, то онъ въ теченіе дня работаетъ, не покладая рукъ, работаетъ лихорадочно, за десятерыхъ. Даже самыя "разудалыя" ярмарочныя гостинницы при дневномъ свътъ, пока на улицахъ не зажгутъ фонарей, а въ зданіяхъ не засіяетъ электричество, отличаются весьма приличнымъ и степеннымъ характеромъ.

Совершенно другую картину представляетъ ярмарка вечеромъ и тъмъболъе ночью, когда ярмарочный людъ "отдыхаетъ".

Въ семь часовъ только-что былоопустъвшія послъ объденнаго времени гостинницы снова начинаютънаполняться публикою. На трактирныхъ эстрадахъ появляются разсказчики, разные, "человъкъ рыба", "человъкъ-птица", "человъкъ-паровозъ", гремитъ музыка, поютъ хоры теперьмужскіе, а сравнительно еще въ недавнее время, почти исключительноженскіе. Въ десять часовъ ярмарочныя гостинницы уже въ полномъразгаръ своей увеселительной дъятельности. Въ ихъ громадныхъ залахъ всъ столы буквально заняты пьющими и ядущими. Воздухъ, не смотря на открытыя окна, спертый, отъ множества собравшагося народа душно и жарко, какъ въ банъ, пахнетъ всевозможными спиртуозностями и явствами, отъ людского говора стоитъ такой, болъзненно - растравляющій нервы, гамъ, что у непривычнаго челов вка разболится голова.

Лавки и магазины къ 10-ти часамъ вечера, за малымъ исключеніемъ,. почти всв закрываются, по улицамъ... уже не встръчаются озабоченно суетящіеся люди, а бродить одна только "гулящая" публика, слоняющаяся по трактирамъ и увеселительнымъ заведеніямъ. Театры и циркъ къ этому времени уже успъли открыть свои гостепріимныя двери и приступили къ представленіямъ. Увеселительные сады и знаменитые ярмарочные "самокаты" сіяютъ электрическимъ освъщеніемъ и разноцвътными огнями, шумятъ и гремятъ музыкой, часто очень нестройной и даже дикой, новесьма нравящейся восточнымъ человъкамъ".

Всъхъ національностей и съъхавшіяся чуть не со всей Европы и Азіи "ночныя бабочки", полдня спавшія и полдня опохмълявшіяся, ходившія въ теченіе дня растрепанными и простоволосыми, принаряжаются часто въ очень фантастическія одъянія, подкрашиваются и цълыми роями вылетаютъ на ярмарочные бульвары и Самокатскую площадь.

Многочисленные рабочіе, къ томуже времени кончающіе работу на пристаняхъ и судахъ, разсыпаются по мелкимъ ярмарочнымъ харчевушкамъ, по "самокатамъ", и въ большинствъ случаевъ пропиваютъ тамъ послъдніе свои гроши, доставшіеся имъ потомъ и кровью, 16—часовой изнурительной, въ полномъ смыслъ каторжной, работой.

-рудовои день прошелъ, "жаръ-свалилъ, повъяла прохлада", и все и вся "гуляетъ"!.. Гуляетъ до полицейскаго протокола, а въ сравнительно недавнее время и "до лозы" степенный купецъ, гуляетъ до одурънія и рвоты его приказчикъ, уже и такъ одуръвшій отъ бъготни и толкотни въ лавкъ, гуляетъ до полнаго омерзънія и потери женскаго стыда "вольная дъвица", гуляетъ до жазенной квартиры въ части и мученникъ-рабочій, однимъ словомъ, вся ярмарка "гуляетъ"!.. Бодрствуетъ и не "гуляетъ" одинъ только "темный человъкъ", алчущій и жаждующій. поживиться за счетъ "гуляющихъ"...

А "темныхъ личностей" съ темными цълями, хотя и подъ благовидными предлогами, всегда сюда съвзжается многое-множество только изъ объихъ столицъ и друтихъ городовъ, но даже изъ заграницы. Навзжаютъ карманники всвхъ ранговъ, "жоржи" всъхъ отраслей мошенническаго промысла, шуллера, которые оставляють на это время свои пріятныя "турнэ" на пассажирскихъ волжскихъ пароходахъ и открываютъ въ ярмарочныхъ номерахъ настоящіе игорные дома, разныя прелестныя, но таинственныя незнакомкивъ сопровождени своихъ иногда весьма галантныхъ новъ", разные загадочные странники и странницы, ворожей, прорицательницы, какіе-то "восточные врачи", гипнотизеры, "монахи" изъ шіитовъперсовъ, собирающіе "всякое даяніе благо" на гробъ Господень, на афонскіе монастыри и продающіе за хорошую цвну воду изървки Тордана, "слезки Богородицы", гнилушки отъ дуба Мамврійскаго и безплодной смоковницы, разные "священные корешки, камешки, косточки, масло отъ какой-то "мироточивой главы"... Здъсь практикуютъ какіе-то "агенты" какихъ-то фантастическихъ фирмъ чуть не съ Сандвичевыхъ острововъ, здъсь скрываются, подъ различными профессіями, даже бъглые каторжники...

Молохъ и Ваалъ на "всероссійскомъ торжищъ" идутъ рука-объруку. Грубый и откровенный развратъ Востока въ современномъ "Содомъ и Гоморръ" мирно уживается съ утонченнымъ развратомъ Запада и даже какъ бы дополняютъ другъ-друга. Любители и любительницы сильныхъ ощущеній здівсь могутъ погружаться въ физическую и нравственную грязь по самое горло и даже съ головою. Разныя поставщицы живого товара привозять сюда, подъ видомъ дочекъ, племянницъ и воспитанницъ, малолътнихъ дъвочекъ. Впрочемъ, такой "торговлей" иногда занимаются и сами родители, соблазненные пріятнымъ шелестомъ радужныхъ бумажекъ. Изъ сосъднихъ увздовъ, крестьянское населеніе которыхъ славится своей физической красотой, на ярмарку ежегодно приходятъ цълыя партіи мо лодыхъ женщинъ и дъвушекъ, которыя, подъ видомъ кухарокъ, номерныхъ горничныхъ, судомоекъ и занимаются тайной проституціей. И что ужасно-такъ это то, что такое занятіе ихъ односельчанами не считается позоромъ, и парни охотно женятся на дъвицахъ, сколотившихъ себъ приданое подобнымъ путемъ...

Такимъ образомъ пьянство, раз гулъ и развратъ есть какъ бы не-избъжное условіе ярмарочной жизни:

Это существо всего ярмарочнаго веселья! И такъ веселится ярмарка съ 7—8 часовъ вечера и до третьяго часа ночи. А, бывало, прежде Макарьевская блудница гуляла напролетъ всю ночь, бывало, она устраивала такія оригинальныя увеселенія, которыя граничили не только съ возмутительными безобразіями, но и прямо-таки съ уголовными преступленіями... На днъ, напр., соприкасающагося съ нею Мещерскаго озера "много тайнъ погребено".... Но теперь фантастическимъ макарьевскимъ "шалостямъ" въ той или другой степени положенъ предълъ, и "шалунамъ", любящимъ проявлять черезъ мъру широту своей натуры, подръзаны крылышки. Поневолъ успокоиваясь всего только въ третьемь часу ночи (впрочемъ, въ разныхъ "секретныхъ" и "заповъд-· ныхъ" мъстахъ различія между ночью и днемъ не существуетъ...), всероссійское торжище съ первымъ же выскользнувшимъ изъ-за горизонта лучемъ солнца начинаетъ пробуждаться, а въ семь часовъ утра его улицы снова людны и шумны, снова на нихъ кипитъ горячая торговая дъятельность. Ночное гулянье забыто, —и ярмарка снова работаетъ всъми своими фибрами...

Затихая послъ оффиціальнаго закрытія и спуска ярмарочныхъ флаговъ 25 августа, въ послъдніе дни свои, въ началъ сентября, въ такъ называемое "бабье лъто", ярмарка вдругъ начинаетъ вновь оживляться. Но оживление это далеко уже не такое разноплеменное, какъ въ горячее ярмарочное время, а чисто россійскаго характера. На ярмарочныхъ улицахъ, въ лавкахъ и магазинахъ, въ мелкихъ трактирахъ и харчевушкахъ появляются крестьяне, во множествъ съъхавшіеся изъ ближайшихъ губерній, преимущественно изъ поволжскихъ. Полевыя работы къ этому времени бываютъ почти закончены, а съ осени начинается періодъ крестьянскихъ свадебъ. Мужики, бабы и дъвки стре-

мятся въ это время "къ Макарью" для всевозможныхъ закупокъ. Пріобрътаются ситцы, дешевыя шерстяныя и даже шелковыя матеріи, платки, косынки, ленты, картузы, шапки, "спиджаки" и жилетки "съ новымъ брюкамъ и съ калошамъ сапоги", женскіе "дипломаты" къ которымъ теперь такъ неравнодушны деревенскія щеголихи, мужскія "пальты", разныя желъзныя подълки, керосиновыя лампы, самовары, сундуки, закупаются необходимые для свадебъ и другихъ семейныхъ и даже общественныхъ событій, въ предстоящихъ осенью храмовыхъ праздниковъ, всевозможные продукты: чай, сахаръ, дешевое кавказское вино, преимущественно, "красненькое", разныя сласти и лакомства, такъ называемые "гостинцы", персидскіе фрукты и оръхи; молодухи же и дъвки, прежде падкія только на ленточки, бантики и "перстенки", набрасываются теперь на "курсеты", гребенки для прически волосъ, желтыя туфли, цвътныя чулки со "стрълочками", серебряныя брошки съ поддъльными камнями, "бруслетки" и медальоны, пахучія мыла и даже на одеколонъ и духи, которые чъмъ пахучъе и кръпче, тъмъ болъе считаются "слад остнъе для носу"... Положительные крестьяне, однако, далеки отъ такихъ "глупостевъ" и дълаютъ болъе положительныя закупки; ихъ особенное вниманіе привлекають къ себъ "книжки", къ сожалънію, произведенія Никольскаго рынка, дешевые часы, стънные и карманные, — послъдніе преимущественно серебряные съ эмалью и съ такими-же серебряными съ эмалью длинными "шейными" цъпочками, -- самовары и керосиновыя лампы, главнымъ образомъ, висячія съ широкими жестяными абажурами. Говорятъ, что по числу проданныхъ на ярмаркъ самоваровъ и мелкихъ желъзныхъ издълій (ведеръ, ободьевъ для колесъ и пр.) можно судить о размітрахъ урожая даннаго года, а

также и о томъ, повысилось-ли или понизилось благосостояніе крестьянскаго населенія ближайшихъ къ ярмаркъ губерній. Послъдніе дни ярмарки заманчивы для бъднаго крестьянина еще и тъмъ, что въ это время на ярмаркъ устанавливается необычайная дешевка. Крупныя оптовыя фирмы уже "закрылись" и увхали, остались лишь средніе и мелкіе торговцы, которымъ выгоднъе по дешевымъ цънамъ распродать все, чъмъ везти обратно "залежалый товаръ". Впрочемъ, распроданный "у Макарія" товаръ ръдко возвращается въ Москву и другіе города; онъ сдается на коммиссію или въ кредить такимъ торговцамъ, которые торгуютъ, исключительно разъъзжая по безчисленнымъ на Руси ярмаркамъ, преимущественно мелкимъ, которыя, продолжаясь отъ одного-двухъ дней до двухъ недъль включительно, существуютъ не только во многихъ губернскихъ и увздныхъ городахъ, но и въ большихъ торговыхъ селеніяхъ.

#### VI

Разставшись съ земляками, двдушка Федулычъ и Даша повернули къ плашкоутному мосту и черезъ полчаса уже были у Главнаго дома. Понятно, Семиныны "товарищи" слъдовали за ними неуклонно. Потолкавшись въ народъ подъ Главнымъ домомъ и послушавъ музыку, дъдъ и внучка пошли розыскивать лавку, "гдъ-бы подешевле, да получше". Проходя по рядамъ, Даша вдругъ замътила на панели что-то блестящее.

- Дъдушка, глядь-то! сказала она. Не равно что-то блеститъ...
- Плохи глаза то у меня стали!— отвъчалъ дъдушка, наклоняясь.— Ишь ты!.. И въ самъ дълъ, какаято вещица!..

Но не успълъ старикъ поднять блестящій предметъ, какъ кто-то ударилъ его по плечу и громко крикнулъ: — Чуръ вмъстъ!..

Поднявъ вещицу, которая оказалась золотымъ кольцомъ съ яркоблестящимъ камешкомъ, дъдушка Федулычъ обернулся и тотчасъ-же въ крикнувшемъ и ударившемъ его по плечу человъкъ призналъ одного изъ товарищей своего недавняго трактирнаго собесъдника.

— Э, братъ! — сказалъ онъ. — Никакъ вмъстъ въ трактиръ были!

— Какже, вмъстъ были, вино пили, по усамъ текло, въ ротъ не попало!—развязно заговорилъ Мишка.— А важнъюще ты, дъвица красная, товарища-то моего отдълала!..—обратился онъ къ Дашъ.— Не смотри, что деревенская...

— Ну его!--недовольно отвътила

дъвушка.

— Ну, такъ какже, старичокъ Божій? — спросилъ Мишка дъдушку Федулыча. — Вмъстъ нашли, такъ и дълить поровну слъдуетъ!..

— Что-же, вмѣстѣ такъ вмѣстѣ!— добродушно согласился старикъ.— Только будетъ-ли намъ тутъ дѣлитьто что? Смекаю, почтенный, что кольцо то это и пятачка не стоитъ! Не хошь-ли я тебѣ свою половину безъ дѣлежа уступлю!...

— Миъ твоего не надо, ты миъ мое отдай! -- тревожно заговорилъ Мишка. — Ну, дъдъ! — продолжалъ онъ съ сожалъніемъ въ голосъ. Вотъсейчасъ и видно нашу матушкудеревню! Уступлю! Ишь какой богачъ уступать-то нашелся!.. Тебъ, старому, не нужно, такъ у тебъ внучка — взрослая дъвица... Ей и того, и другого нужно! По себъ-то не суди!.. Можетъ кольцо-то это дорогое, можетъ ему цъны нътъ!... Вотъ спросимъ сначала, кто поболъ насъ знаетъ!.. Ежели ничего оно не стоитъ, такъ и бросимъ его на то мъсто, съ котораго подняли. Такъ-ли, дъвица красная? Ась? — спросилъ онъ Дашу. — Тебъ въдь, красавица и сережки въ ушки надо и дипломатъ по модъ... Деревенская, деревенская, а все-жъ такой дъвицъ, какъ ты, никакъ безъ дипломата невозможно...

И слегка дотронувшись рукой до Дашина плеча, Мишка вполголоса и игриво запълъ:

Я на улицъ была, Видъла портного, Заказала дипломать Цвъта голубого!..

— Такъ-то, старче!..

— Да и, въ самомъ дѣлѣ, дѣдушка!— плаксиво заговорила дѣвушка.— Какже это такъ?.. Нашли вещь, да такъ, ее никого не поспрошавъ, и бросить!..

Да кого спросить-то, милая?..

— Ишь ты!—даже присвистнулъ Мишка.—На ярмаркъ-то? Да здъсь братъ, знающаго человъка хоть отбавляй! Да вонъ спросимъ хоть того господина! -- указалъ онъ на какого то франта, черноволосаго, съ длинными усами, съ бритыми щеками и подбородкомъ, одътаго по послъдней модъ, что называется, "съ иголочки".—А позвольте, господинъ, васъ обезпокоить!--обратился Мишка къ франту, не дожидаясь согласія старика.—Вотъ мы со старичкомъ этимъ перстенекъ нашли, такъ не можетели оцънить его: стоитъ-ли онъ чего, или ровно ничего?

Франтъ важно остановился, молча взялъкольцо и сталъ его осматривать.

— И гдъ-же вы его украли!—растягивая слова, произнесъ онъ послъ двухъ-трехъ минутъ осмотра кольца.

- Это то есть въ какихъ же смыслахъ? отчасти обидчиво, но скоръе испугавшись, спросилъ дъдушка Федулычъ. Какже это мы его украли, ежели мы его сейчасъ только нашли... Вотъ оно тутотко и лежало!
- Это же кольцо дорогое! серьезно продолжаль франть, какъбы не обращая вниманія на слова старика. Въ него-же вставлень брилліанть чистой воды!.. Кольцоже эту стоить триста, даже четыреста рублей!.. Ге!.. Хорошово кольцо!.. Какже вы его нашли, вы-же его украли!.. Я никакъ такому не повърю Сознавайтесь, канальи!.. Я-же сейчасъ позову полицію!..

Дъдушка Федулычъ отъ страха чуть не лишился языка. Даша стояла блъдная, какъ полотно, и дрожала. Мишка, то-же казалось, какъ-будтобы струсилъ и готовился удирать.

 Ге!.. Струсили!.. И вотъ, значитъ, украли!.. Это не хорошо! Это очень не хорошо!.. И вамъ можетъ быть даже худо! — продолжалъ франтъ, но, замътивъ охватившій старика страхъ, онъ вдругъ сразу смягчилъ тонъ.--Ну, и полно-же пугаться, старичекъ!.. И съ къмъ гръхъ, да бъда не бываетъ, — сказываетъ русскаво пословица!-снисходительно заговорилъ онъ, обращаясь къ дъдушкъ Федулычу.—Я-же не буду звать полицію!.. Мнъ-же дъло, украденъ или не украденъ этотъ перстень! У меня-же свой магазинъ золотово и серебряново вещи!.. Я самъ-же мастеръ!.. Ой-же, какой я мастеръ!.. Я такъ передълаю этотъ перстень, такъ передълаю, что никто и не узнаетъ каковъ онъ былъ прежде!.. О, я хорошій мастеръ!..

— Господинъ, напрасно людей обижаете! — проговорилъ дъдушка Федулычъ.—Вотъ видитъ Богъ, вотъ онъ, этотъ перстенекъ, тутотко и лежалъ!—продолжавъ онъ, указывая мъсто на панели.—Вотъ она первая и примътила! — указалъ дъдъ на Дашу.—А вы такой поклепъ!.. Украли!.. Да я семъ десятковъ прожилъ, да чтобы, Боже избави, воровать...

— О, Богъ все видитъ! Человъка обмануть можно, Бога обмануть не можно!—перебилъ франтъ старика.—Зачъмъ же ты старичекъ безпокоишься? Я-же полицію звать не буду!.. Я-же покупаю у васъ перстенекъ!.. Я даю вамъ двъсти рублей!... Нашли-ли вы—не нашли-ли, но эта цъна для васъ хорошая цъна!..

Подозрвніе, что онъ могъ украсть кольцо, до того взволновало Федульча, что старикъ хотвлъ было тотчасъ-же отказаться отъ своей половины, но взглянувъ на Дашу и сообразивъ, что, если къ его сотнъ прибавиться еще сотня, то внучка его по ихъ деревни и совсъмъ бу-

детъ богатой невъстой, онъ превозмогъ въ себъ всю горечь оскорбленія и согласился.

- -- Вотъ и хорошово дѣло! воскликнулъ франтъ. Каждый изъ васъ не за понюхъ табачку, говорятъ русскіе люди, получитъ по сту рублей!.. О, это очень хорошо для бѣднаго человѣка!.. Но, братцы, у меня же съ собою денегъ нѣтъ!.. Я богатый человѣкъ, но съ собой денегъ не ношу! На ярмаркѣ такъ много мазуриковъ, чтобы носить съ собой деньги!.. Вы должны дойдти до моего магазина, и я заплачу вамъ деньги!..
- Вотъ ужъ это мнъ не сподручно, господинъ! заявилъ Мишка. Потому какъ я при дълъ, и при томъ меня хозяинъ отпустилъ до четырехъ часовъ, а теперь смотри ужъ пятый!.. Ужъ вы, господинъ, какъ-никакъ сейчасъ разсчитайтесь!
- Я-же вамъ сказалъ русскимъ языкомъ, что денегъ со мной нѣтъ!— вскипятился франтъ.—Ты ужъ какъ хочешь такъ и дѣлайся со старикомъ... Каково-же мнѣ дѣло до твоего хозяина!.. Я-же вамъ сказалъ!..
- А вотъ что, дъдушка!—вдругъ вмъшалась въ разговоръ до того все молчавшая Даша.—У насъ въдь есть сто рублей, ну, ты ему и отдай... Что зря человъка-то держать!.. А мы пойдемъ съ бариномъ, онъ намъ сразу двъсти рублей и отдастъ!..

— Умная дъвушка! Ой, какая умная дъвушка! воскликнулъфрантъ.

Разумно разсудила!..

— Что и говорить, дъвица-разумница!—похвалилъ Дашу и Мишка.— Намедни моего товарища такъ отчитала, что его инда въ жаръ бросило, а теперь однимъ словомъ все наше дъло разръшила... Ну что-жъ давай что-ли, старче, сто-то цълкачей! Лучше, какъ твоя внучка разсудила, намъ не разсчесться!..

Какое - то тяжелое предчувствіе сжало сердце дъдушки Федулыча, но онъ тъмъ не менъе отдалъ Мишкъ сто рублей, а затъмъ пошелъ вмъстъ съ внучкой за франтомъ, кръпко сжавъ въ рукъ найденный перстень.

 Вамъ-же здѣсь нужно подождать, -- строго произнесъ франтъ. не доходя до входной двери одного очень извъстнаго ювелирнаго магазина. — Вамъ-же безпокоиться нечего, у васъ-же перстень!.. Я-же сейчасъ выйду, вынесу деньги и возьму перстень!.. Мой магазинъ! О, какой мой магазинъ! Первый магазинъ въ Москвъ!..-хвастливо добавилъ онъ.-Этоже не какая-нибудь бакалейная лавка или лабазъ, и я-же не могу васъ взять съ собой!.. Хотя ты и очень почтенный старецъ и внучка твоя такая, ой, какая разумная дъвица, -- но не могу же я пустить васъ въ мой магазинъ!.. Вы такъ одъты, у меня-же бываютъ очень важные господа... Скоро-же прівдеть въ мой магазинъ одинъ князь... И вамъ-же самимъ не ловко будетъ быть вмъстъ съ такой высокой особой!..

Съ этими словами франтъ важно вошелъ въ магазинъ.

Прошло, однако, полчаса прошелъ часъ, два, начало смеркаться, наконецъ и совсъмъ потемнъло, вспыхнуло электричество, а ушедшій франтъ все еще не выходилъ...

— Видно, баринъ-то объ насъ забылъ!—сказала Даша. — Ты-бы, дъдушка, взошелъ, поспрошалъ его...

— Нельзя внучка... Приказалъ здъсьждать!.. Чего-быеще не вышло... Неровенъ часъ! Глядь, какіе бары-то туда ходятъ...

- И, дъйствительно, множество блестящихъ и сверкающихъ брилліантовыхъ, золотыхъ и серебряныхъ вещей, выставленныхъ въ витринахъ, масса входящихъ въ магазинъ и выходящихъ изънего богато-одътыхъ мужчинъ и дамъ—все это смущало и даже пугало въ сущности добраго и застънчиваго дъдушку Федулыча. Но, однако, не смотря на это, и у него терпъніе стало лопаться.

Нътъ-нътъ, да и не утерпитъ старикъ, подойдетъ къ дверямъ, да и заглянетъ въ блестящую внутренность магазина. Это частое заглядываніе въ двери какого-то старичка, наконецъ, обратило на себя внима-

ніе приказчиковъ. Къ нему вышли и спросили, что ему нужно.

— Да вотъ миъ-бы хозяина вашего повидать надоть!—застънчиво пояснилъ дъдушка Федулычъ.

— А зачъмъ тебъ, старичекъ, нашего хозяина?

- Да какже! Онъ вотъ у насъ перстенекъ купить хотълъ... Довелъ до магазина-то, "постойте, —говоритъ, тутъ у дверей, я деньги вамъ вынесу и перстень возьму". Вотъ никакъ третій часъ идетъ, а онъ все не выходитъ... Забылъ, чай, о насъ за дълами-то...
- Что за чепуха такая! Да въдь хозяина нашего и на ярмаркъто вовсе нътъ!
- То есть это какже?—удивился озадаченный Федулычъ и разсказалъ приказчикамъ всю исторію о перстнъ.

У него попросили показать кольцо.

— Ну, жаль тебя, дъдушка!—сказалъ Федулычу приказчикъ, разсматривающій перстень. — Тебя надули жулики. Это кольцо мъдное, и въ него вставлено простое, хотя и граненое, стеклышко, оно даже семишника не стоитъ...

Несчастный старикъ весь поблъднълъ, задрожалъ и схватился за голову.

— Батюшки! Отцы родные!.. Да въдь это мои послъднія деньги, кровныя! Приданое внучкино!.. Сколько годовъ я ихъ копилъ!..

Приказчики сжалились надъ бѣднымъ Федулычемъ, усадили его, упрашивали успокоиться, позвали Дашу въ магазинъ и пригласили полицію. Даша навзрыдъ плакала, а не могшій успокоиться дѣдушка безсвязно отвѣчалъ на распросы полицейскаго чиновника.

Вдругъдвери быстро растворились, и въ нихъ влетъла шикарно-разодътая, сильно подкрашенная дама въ громадной шляпкъ. Она остановилась, изумленно посмотръла на полицейскаго, безсвязно говорящаго старика и плачущую дъвушку.

 Что здѣсь случилось? — спросила она. Приказчикъ почтительно разсказалъ ей исторію о перстнъ.

Она подошла къ Дашъ и вдругъ

всплеснула руками.

— Милая!—воскликнула она.—Да въдь я тебя знаю! Ты та самая несчастная деревенская дъвушка, которую такъ больно обидълъ мой скверный Васька...

Даша подняла заплаканныя глаза и узнала въ подошедшей къ ней дамъ Дуньку Сусалую.

— Да, я та самая! — тихо прого-

ворила она.

— Голубушка! Дорогая! — бросилась цѣловать Дашу Дунька Сусалая. —Перестань-же плакать. Не велика бѣда! Я куплю твое мѣдное колечко себѣ на память! Заплачу не двѣсти, а триста, пятьсотъ рублей... У меня эти бѣшеныя рыбниковскія деньги все равно какъ сквозь пальцы льются...

Даша приподнялась и выпрямилась.

- Мнѣ не надо рыбниковскихъ денегъ!—твердо сказала она, и въ ея заплаканныхъ глазахъ сверкнулъ огонекъ.
- Что? Что? Какія рыбниковскія деньги?—опомнился и дъдушка Федульчъ.
- А вотъ эта барыня хочеть купить наше мѣдное колечко за триста и даже пятьсотъ рублей...—отвѣтила Даша и тутъ-же добавила, обращаясь къ Дунькѣ Сусалой, я вамъ подарю его даромъ, если вамъ нужна обо мнѣ память... Я вамъ очень благодарна, вы до прихода Гриши меня тогда однѣ только и защищали...
- Ахъ, какой этотъ Гриша рыцарь!—восклицала Дунька Сусалая.— А всего въдь простой деревенскій парень! Онъ, милая, въроятно, твой возлюбленный?—спросила она Дашу.

— Это кто-же такая?—тихо спросилъ дъдушка Федулычъ Дашу.

Рыбниковская...—шепотомъ отвътила Даша.

— Жена что-ли?

Ну, вотъеще! -- смутилась Даша.
 Такъ себъ... при немъ состоитъ...

— А!-догадался старикъ,

— Милая, скажи-же, гдѣ вы живете, я къ вамъ, въ деревню, непремѣнно пріѣду... Ты меня тогда обязательно познакомь съ твоимъ Гришей... О, не ревнуй, пожалуйста не ревнуй! Не отобью! Ты вѣдь такая хорошенькая! — тараторила Дунька Сусалая.

— Вы ужъ меня, сударыня, простите, стараго дурака,—сурово сказалъ дъдушка Федулычъ, — только я такъ полагаю, что вамъ къ намъ пріъзжать не зачъмъ!... Не компанія! Мы люди простыя и живемъ своимъ трудомъ. Идемъ-ка, Даша!

И дъдушка, а вслъдъ за нимъ и Даша, быстро вышли изъ магазина. Старикъ былъ до того разстроенъ, что ръшилъ даже не заходить на ночевку къ своему старому пріятелю Ларіонычу.

-— Пойдутъ распросы, охи, да ахи только! — съ раздраженіемъ поду-

малъ онъ. -- Ну ихъ!...

Безмолвно прошли они ярмарку, плашкоутный мостъ, городъ и поле и только остановились отдохнуть въ перелъскъ невдалекъ отъ своей деревни. Съли дъдушка и внучка на бугорокъ, печальные и убитые, ни слова не сказавъ между собою. Ночь была темная и сырая. Влажный вътерокъ, обдавая ихъ сыростью, какъ-то тревожно и какъ-бы чегото пугаясь, шумълъ въ желтъющихъ листьяхъ окружныхъ деревьевъ и кустарниковъ, а тамъ, въ далекой вышинъ, распростерлось надъ горемычными странниками темное небо съ безчисленными миріадами сверкающихъ звъздъ. Долго молчавшая Даша вдругъ разразилась рыданіями и припала головой къ плечу своего стараго дъда.

— Дъдушка, родимый! — сквозь рыданія запричитала она.— И чтой-то съ нами стряслось! А все я!.. Все я, глупая дъвка!., Въдь это я тебя, дъдушка, надоумила деньги-то жулику отлать!..

— На все воля Божья!—отвътилъ старикъ и, посмотръвъ на безграничную небесную даль, осфилъ себя широкимъ крестнымъ знаменемъ.

Онъ мало по малу успокоился, на душъ его стало легче, онъ уже примирялся съ совершившимся несчастіемъ.

— Пойдемъ-ка, дурочка этакая, домой скоръе. Что зря убиваться-то-Горю слезами не поможешь!--почти весело сказалъ онъ, поднимаясь съ бугорка и берясь за свою палку.— Лихимъ людямъ, что обидъли насъ, бъдныхъ, Богъ Судія! Не много они наживутъ на наши сиротскія денежки... Чужое добро въ прокъ не пойдетъ! Намъ-же, внучка, -- продолжалъ дъдушка Федулычъ, — убиваться совствить не гоже, потому на испытаніе Божіе жаловаться великій гръхъ! Да и что мы съ тобой потеряли? Сто рублей! Эка невидаль!... Полно-ка, Даша, что плакать-то. Нътъ, милая моя, ничего мы съ тобой не потеряли. И умъ, какой въголовъ есть, при насъ, и совъстью мы не покривили, и руки наши къ работъ по прежнему привычныя! Вотъ это, Даша, точно приданое очень дорогое, оно отъ самого Господа Бога дается! Его потерятьвсе потерять, а коли оно не потеряно, такъ всякое горе съ полгоря.

— Какъ же мы теперь Гришѣ-то скажемъ?—вдругъ съ грустью въ

голосъ спросила Даша.

— Да такъ и скажемъ, какъ это все было! — смъясь, отвътилъ дъдушка.—Польстились, молъ, на незаработанныя деньги, а вмъсто того свои заработанныя потеряли. Разскажемъ, какъ насъ, двухъ дураковъ, стараго да малаго, мошенники провели: мъдный перстенекъ съ простымъ стеклышкомъ за сто цълковыхъ продали! Пусть посмъется надънами... И по дъломъ намъ! На чужой каравай ротъ не разъвай!.. Эхъ, да и то сказать! -- съ чувствомъ воскликнулъ дъдушка Федулычъ.—На ярманкъ, въ суетъ содомской, пошли перстни искать, а свой-то родной дома забыли!..

- Какой свой перстень?—удивилась Даша.
- Ну-ка, смекни, какой? —съ усмъшкой сказалъ старикъ. - А Григорій-то? Что же это не перстень? Это самый настоящій, драгоцівнный, самый дорогой для насъ перстень!..

— Ахъ, дъдушка! — радостно во-

скликнула дъвушка.

— Да это перстень, и не только для насъ съ тобой, а можетъ, и для всего крестьянства нашего!..

— Да, да, да, дъдушка!—восторженно твердила Даша. — Я върю, върю, върю въ это, и чтобъ мнъ не говорили противъ, всегда буду

върить!..

- Аявотъ и върилъ ему, и не върилъ! — со вздохомъ проговорилъ дъдушка Федулычъ. — Что-то все больно чудно, что-то незнаемое и не слыханное!.. Видишь ты, надо старую жизнь забыть и старые пути оставить, а пойти по новому пути къ новой, будто-бы, лучшей жизни. А потомъ еще, будто-бы эта новая. лучшая-то жизнь не за горами, а пора ея ужъ наступила, и что крестьянинъ не токмо будетъ, но и долженъ быть ученый и равный во всемъ и съ знатными, и съ богатыми...
- Долженъ и будетъ! -- съ воодушевленіемъ громко крикнула Даша. - И мы съ Григоріемъ пойдемъ по новому пути и по нему поведемъ и дътей нашихъ, и коли нужно умремъ, а съ пути этого въ сторону не свернемъ!..
- Эге!—не безъ удивленія сказалъ старикъ. -- Какая была скромница, а теперь какъ покрикивать научилась!.. А что-же, можетъ, правда, что такое уже время наступило! — въ раздумьи продолжалъ онъ. – Я вотъ и старикъ, время мое прошло, а послушалъ Григорія, сталъ тоже подумывать, что въдь и, въ самомъ дълъ, въ нашей старой жизни счастья для человъка, особливо для крестьянина, ни на эстолько было!.. А какже это на свътъ безъ счастія-то жить! А мы вотъ жили и

терпъли и все говорили, что, молъ, такая ужъ наша планида, да на то Божья воля! Оно, конечно, на все Божья воля, но почему-же для насъ она одна, а для другихъ совсъмъ иная? Неужели мы, сърые люди, гръшнъе другихъ? Господь справедливъ и многомилостивъ! И не Божья воля въ нашей крестьянской судьбинушкъ, а человъческое измышленіе!.. А потому я теперь такъ полагаю, что вамъ, молодымъ, надо пойдти по новому пути и добиться лучшей жизни!.. Ну, а ужъ намъ, старикамъ, чего-же... Намъ въ могилу пора!

— Дѣдушка! Дорогой!

И Даша бросилась на шею старому дъду и стала покрывать по-

цълуями его лицо и руки.

— А ты полно, стрекоза! — отстраняя отъ себя внучку, сказалъ Федулычъ.—Ты ужъ такъ съ Гришуткой цълуйся, когда время придетъ! Слышь, идетъ никакъ кто-то! прислушиваясь и всматриваясь въ темноту, проговорилъ онъ. – Чай, кто-нибудь изъ нашихъ деревенскихъ... Эй, добрый человъкъ! —крикнулъ громко старикъ. — Кто таковъ? Куда путь держишь?

– Якимъ Федулычъ! — послышался издалека знакомый голосъ.

- Гришенька! громко вскрикнула Даша и бросилась на встръчу Григорію.
- Аякъ учителю ходилъ,—поздоровавшись съ дъдушкой Федулычемъ, сказалъ Григорій, -- только о васъ думалъ, а вы тутъ какъ тутъ... Ну, какъ на ярмаркъ побывали?

Да ужъ такъ побывали, другъ,

что ой-люли малина!

Что такое?—тревожно спросилъ

Григорій.

— А ужъ пусть тебъ это невъста разскажетъ, какихъ мы тамъ олуховъ сломали! Мнъ, старику, даже стыдно и разсказывать-то! -- отвътилъ дъдушка. — А вотъ что ребятки! — сказалъ онъ. -- Бъгите-ка впередъ, побесъдуйте...Что вамъсомной, старикомъ!.

Григорій и Даша обнявшись, быстро пошли впередъ по дорогъ. Но вотъ вдругъ раздался громкій раскатистый хохотъ Григорія, къ которому скоро присоединился и смъхъ Даши.

— Вотъ это счастіе!—тихо сказалъ дъдушка Федулычъ.—Умъютъ надъ горемъ смъяться! Развъ не горе по нашей бъдности сто рублей потерять!.. А я, старый гръховодникъ, все о деньгахъ помышлялъ, когда мнъ о душъ думать слъдоваетъ!.. Но они пусть идутъ по новому пути... Господи Боже!—началъ горячо молиться про себя старикъ. — Да хорошъ-ли этотъ новый путь, приведетъли онъ къ счастію и лучшей жизни?..

И онъ невольно поднялъ глаза на засыпанное звъздами небо. И ласково замигали ему эти безчисленныя звъзды, всегда такія холодныя и далекія, какъ-бы говоря: "да, хорошъ"! — напъвалъ ему тихій, влажный вътерокъ, нъжно обдувая его старое лицо.

И опустившись на колъни, онъ сдълалъ нъсколько земныхъ поклоновъ, а потомъ припавъ, поцъловалъ

родную землю... Поднявшись дъдушка Федулычъ бодро зашагалъ по дорогъ, пролегающей по выжатой уже нивъ его деревни. Ночь становилась все свътлъе. Очевидно, скоро должна была взойдти луна. Съ нъжной любовью смотрълъ старикъ на широко-раскинувшіяся передъ нимъ дорогія его сердцу поля, политыя и пропитанныя потомъ и его самого, и его отца, и его дъдовъ, и его прадъдовъ. И вдругъ ему захотълось скорве, скорве уйдти вонъ туда, на виднъющійся вдалекъ погостъ, гдъ мирно почивають и его отець, и всъ его предки. Но не горе, не тяжесть жизни пробудили въ его сердцъ это желаніе, а радостное, благоговъйное чувство. Ему хочется принести этимъ почивающимъ благую въсть и сказать имъ: "моя и ваша жизнь была тяжела, полна горя, обиды и бъдности, но нашихъ внуковъ и правнуковъ Господь хочетъ благословить на новый путь къ новой, лучшей жизни... Благословите-же и вы ихъ"!

Николай Васильевь.





# <u>ЛВТОПИСЬ СОВРЕМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ЖИЗПИ.</u>

(Этюды о текущей литературѣ).

Л. З. Мовичъ.

## Борьба современниковъ.

**Темереез...** "Вся жизнь—твой домъ, твое строеніе. И оттого мнѣ негдѣ жить, мѣщанинъ!"

("Мъщане" М. Горькаго)

I.

Желая дать картину современности и разсказать о борьбъ современниковъ, поскольку она отражается въ текущей литературъ, мы приведены были къ выводу, что люди бъгутъ изъ деревень въ города, и высказали наше убъжденіе, что тамъ—въ городахъ—люди "столкуются" \*). Въ слъдующей статъъ мы объщали показать, какъ "столковываются" въ большихъ городахъ,—попробовать приподнять завъсу той лабораторіи, гдъ варится въ котлъ будущее человъчество.

Тема безконечно обширна, и те-

кущая литература каждой строкой каждой буквой говоритъ своей. только объ этомъ, отражаетъ только это, такъ какъ вся текущая жизньего, мъщанина, домъ, его строеніе, ему принадлежитъ, и нътъ ничего свободнаго, независящаго отъ него. Чрезвычайно обширна и текущая литература, отражающая мъщанство; все чаще появляются. Тетеревы, все больше злобы начинаетъ прибавляться къ силѣ ихъ. "Скоты, такой величины, какъ я,-говоритъ Тетеревъ, -- не бываютъ злыми, -- ты не знаешь зоологіи. Природа хитра. Ибо если къ силъ моей прибавить злобу-куда бъжишь ты отъ меня"?

Въ виду обширности литературы о Тетеревыхъ, о томъ, какъ къ силъ ихъ постепенно и неотразимо прибавляется, прежде всего, знаніе, а потомъ и "злоба",-читатель долженъ простить намъ нъкоторую кажущуюся случайность въ выборъ этой литературы и то, что современность

<sup>\*)</sup> Къ прошлой ст. нашей въ X кн. журнала фраза: "Города нужны человъчеству, чтобы столковаться", — благодаря неправильно размъщеннымъ, по корректурному недосмотру, звъздочкамъ, —указана въ выноскъ, какъ принадлежащая г. Бунину. Она принадлежитъ извъстному экономисту — Зиберу.

литературнаго матеріала мы будемъ понимать часто не въ хронологическомъ, а въ психологическомъ значеніи этого слова.

II.

На первый взглядъ кажется ошибочнымъ мнѣніе, будто города играютъ теперь какую-либо новую роль въ исторіи человѣчества. Вѣдь Афины, Римъ, Іерусалимъ, Александрія и др.—всѣ они представляли собою центръ умственной жизни страны, были свѣточами культурынаціональной, или общечеловѣческой. Что-же новаго представляютъ собою наши города,—почему мы теперь утверждаемъ, что человѣчество, проходя черезъ современные города, идетъ къ тому, чтобы "столковаться"?

Дъло въ томъ, что на нашихъ глазахъ происходитъ необычайный физико-химическій процессъ въ самыхъ глубокихъ слояхъ народныхъ, въ самыхъ таинственныхъ нъдрахъ его. Увеличеніе населенія въ древнихъ центрахъ, въ прежнихъ городахъ не обусловливало собою дезорганизаціи чего-то оставленнаго позади, не создавало ничего новаго, не поглощало всю жизнь страны.

Мы перейдемъ потомъ къ обрисовкъ значенія города. Теперь-же мы возьмемъ чисто-внашнее, количественное различіе. Выселеніе изъ деревень принимаетъ невиданный въ исторіи человъчества массовый характеръ, такъ какъ "великое переселеніе народовъ" по количеству массъ-ничто въ сравненіи съ современнымъ переселеніемъ изъ деревень въ города--- на постоянное жительство, или временное на рабочій періодъ.. "Я кажется, имъю права утверждать, -- говоритъ Карлъ Бюхеръ, что число жителей Европы, которые живутъ не на мъстъ своего рожденія, а тамъ, куда, они переселились, много превосходитъ сто милліоновъ \*\*). Эта колоссальная цифра

ярко говорить сама за себя. Это значить, что четверть населенія Европы перекочевала, оторвалась отъ "могиль предковъ", вольно или невольно отказалась отъ преданій стараго "добраго" времени, не обростаеть мохомъ лежачаго камня, приняла активное участіе въ колоссальномъ физико-химическомъ процессъ, гдъ старые органическіе остатки пластовъ народныхъ подвергаются гніенію, и изъ этого перегноя ростеть что-то молодое, яркое, мощное...

Не вдаваясь глубоко въ изслъдованіе причинъ выселенія изъ деревень, мы должны все-же въ общихъ чертахъ намътить ихъ. На первомъ мъстъ стоятъ, конечно, сложные экономическіе факторы современнаго капиталистическаго строя, настойчиво ведущаго крестьянина-собственника къ обезземеливанію, мелкаго мастера ремесленника къ потеръ своей собственной мастерской и ихъ обоихъ къ тому, чтобы увеличить собоюряды пролетаріата..

Неуклонно-жестоко дъйствуютъ эти желъзные законы, и мы видимъ, какъ они—еще лънивые, идутъ въ города, гдъ они будутъ интенсивно работать, — еще невъжественные, идутъ въ города, гдъ они волей-неневолей должны будутъ подвергнуться выучкъ,—еще добродушные они тамъ въ городахъ получатъ ту элобу, которой недостаетъ силъ ихъ...

Землевладъльческій классъ и крестьянство всегда представляли собою консервативный элементъ страны. Этому много причинъ, коренящихся въ соціальныхъ и экономическихъ факторахъ, но мы не будемъ на этомъ останавливаться; намъ важно только то, что землевладълецъ принужденъ продать съ аукціона "вишневый садъ" и переъхать въ городъ, а крестьянинъ, силою вещей, принужденъ идти тудаже за заработкомъ, -- и все идетъ въ тотъ самый городъ, который во всъ времена былъ синонимомъ нов-

<sup>\*)</sup> Э. Вандервельде.

чиествъ и прогресса, вольной жизни и свободныхъ идей.

Притягательная сила города, какъ чего то яркаго, свободнаго, безспорно играетъ нъкоторую роль въ этомъ великомъ переселеніи. Молодое, оригинальное всегда рвалось изъ деревни, всегда стремилось въ поискахъ лучшаго въ городъ, надъялось найти тамъ отвъты на свои духовные запросы и меньше путъ для своей личной жизни. Это было всегда и это не ново: но что сама жизнь толкаетъ, гонитъ теперь въ городъ,--гонитъ не только молодежь, но и стариковъ, гонитъ не только часть деревенскаго населенія, стремящуюся къ свободъ, но и върную завътамъ старины, консервативную часть-это несомнънно характерно только для нашего времени.

"Волей неволей, но будешь ты мой, "говоритъ городъ, и они идутъ.. Колоссальной массой, сърые, почти безличные, неся съ собою горсточку земли въ одеждахъ своихъ, полныхъ мъстной поэзіи и профессіональной цълесообразности, загорълые отъ солнца, съ мозолистыми руками и широкими плечами, съ добродушными кулаками, съ простыми, безхитростными лицами и наивными глазами, съ глубокой върой и съ запахомъ полей въ складкахъ одежды... Шумный развратный городъ встръчаетъ ихъ безконечно однообразнымъ, машинно-монотоннымътрудомъ въ зараженныхъ казармахъфабрикахъ, безумной, не знающей удержу въ похоти своей роскошью на улицахъ -- наглымъ въ излишествъ своемъ освъщеніемъ улицъ, всъми крайностями роскоши и грязи, великодушія и позора, величавыми храмами наукъ и позорными торжищами разврата... Простой наивнодобродушный, стоитъ онъ оглушенный среди улицы... Онъ ничего еще не понимаетъ, и нътъ еще злобы у него... "Ибо если къ силъ моей прибавить злобу, -- куда бъжишь ты отъ меня"?

III.

"Бродяга является вмъстъ съ локомотивомъ, а богадъльни и тюрьмы такіе же върные признаки матеріальнаго прогресса, какъ роскошные дома, богатые магазины и великолъпные храмы. На улицахъ, освъщенныхъ газомъ и охраняемыхъ полицейскими въ мундирахъ, нищіе поджидаютъ прохожихъ, а на троттуарахъ университетовъ, библіотекъ и музеевъ собираются болъе отвратительные гунны и болъе дикіе вандалы, чъмъ тъ, о которыхъ пророчилъ Маколей". Такъ характеризуетъ нашъ "прогрессъ" и наше время Генри Джоржъ,-\*) самъ бывшій типографскій рабочій.

—Да, все это—потерпъвшіе пораженіе въ трагической борьбъ современности и нашедшіе послъднее пристанище, если не на днъ ръки. или въ петлъ, то въ богадъльняхъ, или въ тюрьмахъ. О нихъ мы не Vae victis! будемъ говорить. страшная борьба кипитъ кругомъ, безконечно число павшихъ, --- но на приступъ рядъ за рядомъ — другіе, безчисленные, безконечные новые полки изъ деревень.

Населеніе общинъ ВЪ имъющихъ менъе 5000 жителей, съ года возросло только 272.863 человѣка, т. е. на 9,33°/₀, общины-же, имъющія болъе 5000 ч., увеличились на 2.083,751 ч., т. е. на 147,170/о-приводитъ намъ яркія "Всѣ цифры Вандервельде... мельницы теперь пусты, ихъ бросили за недостаткомъ рабочихъ рукъ... Дъвушекъ вашъ Парижъ притягиваетъ такъ, какъ блескъ зеркалажаворонковъ... Парни и дъвушки уходять въ большіе центры... Городъ поглощаетъ ихъ и ужъ больше не выпускаетъ \*\*)... Болъе ста тысячъ поселянъ во Франціи каждый годъ уходятъ и поселяются въ бъдныхъ городскихъ кварталахъ; ту же

<sup>\*)</sup> Генри Джоржъ "Прогрессъ и бъдность".
\*\*) Э. Вандервельде.



самую картину мы видимъ и въ другихъ странахъ. Но эмиграція существуетъ не только "окончательная", какъ называетъ ее Вандервельде, - т. е. выселеніе въ большіе промышленные центры на постоянное жительство, или, даже, въ чужія страны, — а еще, кромъ того, "ежедневная эмиграція", которая имфетъ мъсто въ промышленныхъ странахъ, Бельгія, Германія, Англія. Швейцарія и др., гдъ часть рабочаго населенія, благодаря ваямъ, желъзнымъ дорогамъ, дешевизнъ рабочихъ билетовъ и дешевелосипедовъ — получаетъ возможность, работая въ городъ, жить въ то же время въ близлежащихъ деревенскихъ селеніяхъ.

"ежедневныхъ" Число такихъ эмигрантовъ очень велико, но "переселеніе" ими еще не ограничивается, — есть еще огромное количество "временныхъ" эмигрантовъ (отхожіе промыслы). "Это — легкая пъхота капитала, говоритъ Марксъ, посысмотря по требованіямъ то въ одинъ даннаго момента, пунктъ страны, то въ другой. Ею пользуются при постройкахъ, работахъ по дренажу, приготовленію кирпича, обжиганію извести, для постройки желъзныхъ дорогъ" и т. п...

Капитализмъ неумолимо лишаетъ деревню ея дътей, не даетъ имъ тамъ работы. Генри Джоржъ приходитъ къ выводу, что "всякое сберегающее трудъ изобрътеніе, --будь то паровой плугъ, телеграфъ, новый способъ выплавки усовершенствованный печатный станокъ, или швейная машина, — стремится къ "повышенію ренты" на землю, т. е. дълаетъ еше шагъ къ обезземеленію крестьянина, — толкаетъ его въ ряды пролетаріата. Онъ думаетъ, что если-бы сокращающія трудъ изобрѣтенія давали возможность производить богатства безъ рабочаго труда, то всъ существовали-бы только благодаря прихоти капиталистовъ - землевладъльцевъ, владъющихъ всъми, купленными ими вишневыми садами, и такъ какъ онъ считаетъ, что хозяинъ жизни — тотъ, кто владъетъ землей, то онъ съ ужасомъ указываетъ на извъстные всъмъ факты, какъ погибаютъ маленькія фермы, какъ вся земля переходитъ въ руки капиталистовъ, какъ въ Калифорніи и Дакотъ—можно часами ъхать по безконечнымъ полямъ, среди пшеничныхъ волнъ и не видъть ни одного человъческаго лица.

Количество ручного труда сведено къ минимуму, --- все дълаютъ паровой плугъ и жатвенная машина, и человъкъ со здоровыми мускулами и несомнъннымъ правомъ на жизнь ищетъ работу и не находитъ ея у себя въ деревнъ; и онъ идетъ въ городъ, выноситъ свои мускулы на рынокъ труда, становится въ ряды пролетаріата, который всть каждый день только то, что заработалъ въ этотъ день, который представляетъ собою валы и колеса изъ мускуловъ и крови, который есть не болъе, какъ придатокъ къ безчисленнымъ машинамъ--рабъ поденнаго, машиннаго труда...

Но волны эмиграціи всъхъ формъ— "окончательной", "ежедневной" и "временной"— подымаются все выше и выше... Человъчество идетъ въбольшіе города, чтобы "столковаться".

#### IV.

И невъроятно, чудовищно растутъ города, стягивая къ себъ все живое, талантливое, яркое и сильное, что есть въ странъ. Послъдній изгибъ мысли, утонченнаго чувства и великодушныхъ стремленій—наряду съ позоромъ нищенства, грязи и озвърънія человъка, всъ послъднія крайности похотливой роскоши—наряду гордымъ аскетизмомъ, И глубину современн**ой** науки наряду съ дикимъ, слъпымъ невъжествомъ-всъ крайности вмъщаетъ въ себъ современный городъ. Но именно благодаря этимъ крайностямъ, благодаря безконечной скалъ противоръчій, заключающихся въ немъ, — современный городъ представляетъ собою огромный чанъ бродильныхъ микробовъ, брошенный волей какого-то гиганта въ первобытную, черноземную толщу.

Все полно противоръчій, все ужасаетъ диссонансомъ. На принципъ равенства построена жизнь современнаго города и, наряду съ роскошью, невиданной городами древняго міра, въ современномъ христіанскомъ городъ "матери убиваютъ своихъ дътей изъ-за денегъ, выдаваемыхъ на похороны "\*); болъе ста тысячъ человъкъ въ современномъ Лондонъ не имъютъ крова и ночуютъ на улицахъ и въ паркахъ, преслъдуемые полисменами. — и въ то же время "у насъ есть простые граждане, которые владъютъ тысячами миль жельзныхъ дорогъ, милліонами акровъ земли, средствами существованія огромной массы людей" \*\*)...

Широкой волной въ современгородъ разлито образованіе, — нашъ судъ, наша пресса, формы обычаевъ и нравовъ нашихъ говорять о правъ для всъхъ, о равномъ участіи въ жизни, о справедливости... И въ то же время ни для кого не тайна, что все и вся продается въ современномъ городъ --- вплоть до права представительства, до голосовъ "свободныхъ" гражданъ съ пустымъ желудкомъ... Мы говоримъ, конечно, о городахъ Европы и Америки, и тамъ мы видимъ во всей яркости, что весь современный городъ основанъ на лжи, -- ложью живетъ, ложь проповъдуетъ, ложью питается.

Не пуританство, а самое поверхностное пониманіе исторіи подсказываетъ каждому, что недолговѣчно общество, живущее ложью, что къ гніенію и разрушенію идетъ то, что осно-

вано на лжи, и что городъ. гдѣ "еговеличество — самодержавный родъ" ввергнутъ въ бездну нищеты отчаянія на окраинахъ въ товремя, какъ центръ живетъ всъми излишествами, - городъ, гдъ всъравны, и въ то же время огромное большинство работаетъ не свою работу, создаетъ кровавымъ потомъбогатства не для себя, — городъ, гдъ "изнемогаютъ женщины и стонутъ дъти", и въ то же время нищенство такъ строго преслъдуется и ложь заходить такъ далеко, что роскошныхъ улицахъ центра нътъ ни одного нищаго, ни одного темнаго пятна - этотъ городъ весь гніетъ, весь разлагается; и эти микробы разложенія будятъ сознаніевъ простодушной душъ, вливаютъ злобу въ наивные, добрые мускулы...

"Не можетъ быть сомнънія вътомъ, что самыя основы общества рушатся на нашихъ глазахъ, въ то время, какъ мы спрашиваемъ, какъможетъ погибнуть такая цивилизація какъ наша, съ ея желъзными дорогами, ежедневными газетами и электрическими телеграфами". Кътакому выводу приходитъ Генри Джоржъ, показавъ весь ужасъ бъдности, всю продажность и лживость современнаго общества...

На конечныхъ выводахъ его, мы останавливаться не будемъ, — они красивы и наивны, какъ мечта върующей и ищущей души.

Мы хотъли только указать, чтострашные диссонансы современнагообщества—и города, какъ наиболъеяркаго и полнаго выразителя его невольно наводятъ мысль на идеюо разрушеніи, о неминуемой гибели нашей цивилизаціи.

Но отъ страстной, религіозной души Генри Джоржа ускользнулозначеніе микроба современнаго города, какъ бродильнаго начала. Онъ не подумалъ о томъ, чтокрестьянинъ—собственникъ, владълецъ маленькой фермы, послъ того, какъ его клочокъ земли былъ бла-

<sup>\*)</sup> Генри Джоржъ. "Прогрессъ и бъдность".

<sup>\*\*)</sup> Тамъ-же.

гополучно проглоченъ страшнымъ "спрутомъ" современности, -- какимъ либудь трестомъ, синдикатомъ, или лросто купцомъ, -- и онъ, придя въ современный городъ, — еще наивный, сильный и добрый, какъ "большой скотъ , поселится гдъ нибудь на окраинъ, въ рабочемъ предмъстьи, вступивъ этимъ самымъ въ колоссальный физико-химическій цессъ современности, — онъ волей неволей пойдетъ на выучку къ современному городу; медленно, но неуклонно начнетъ пробуждаться сознаніе въ его головъ, —пониманіе классовыхъ интересовъ дряться въ его душу; а все вокругъ, вся жизнь позаботится о томъ, чтобы напоить ядомъ и желчью его наивную, фермерскую душу и злобой зажечь его стальные мускулы... "Ибо, если къ силъ моей прибавить злобу, — куда бъжишь меня"...

Но микробъ современнаго города не ограничивается этой основной ролью своей... Этотъ микробъ начинаетъ съ того, что убиваетъ у него—у сына полей и лъсовъ, жившаго почти библейской жизнью — всю наивность старыхъ традицій, всю безконечную поэзію преданій старины, всю въру въ непреложность, въ въчность кастовыхъ перегородокъ, всего порядка жизни, впитаннаго имъ въ нескончаемомъ рядъ поколъній съ молокомъ матери.

Нътъ сомнънія, внутреннее содержаніе создаетъ форму, обуславливаетъ ее, — но и форма вліяетъ содержаніе, властно требуя именно такого, а не другого содержанія... Право, равное для всъхъ, справедливость, гуманность современнаго общества — все это одни форма безъ содержанія, мъдь звенящая, кимвалъ бряцающій... Но эта "форма" воспитываетъ, пріучаетъ къ извъстному порядку мысли, повелительно требуетъ соотвътственнаго содержанія...

Все въ современномъ городъ дъй-

ствуетъ, какъ бродильный микробъ на пришедшаго туда поселянина въ своемъ широкомъ платьъ, со своими наивными традиціями и доброй върой. Онъ пользуется "экипажемъ для всъхъ" - конкой, омнибусомъи сидитъ въ немъ рядомъ съ "бариномъ"; онъ читаетъ ту же газету, полную большей частью бульварной грязи и яда улицы, онъ слушаетъ ту же пьесу въ театръ, пользуется тъми - же торцовыми мостовыми, когда приходитъ въ "центръ" изъ своего предмѣстья, живетъ часто въ томъ-же домъ, дышетъ тъмъ-же растлъвающимъ воздухомъ улицы большого города...

И все яснъе начинаетъ онъ сочто часть человъчества знавать, живетъ въ бель-этажѣ, слушаетъ пьесу изъ ложи, или партера, а другая --живетъ въ подвальномъ этажъ, или не имъетъ ночлега — и если слушаетъ пьесу, то изъ "райка"... И все чаще приходять ему въ голову мысли Поли \*): "Въдь, видите, какое дъло, - не всъ еще люди живутъ! Очень мало людей жизнью пользуются... множеству ихъ житьто и некогда совсъмъ... они только работаютъ, куска хлъба ради... а вотъ, когда и они... тогда — куда бъжитъ мъщанинъ отъ него?!

... "Я не состою въ родствъ ни съ обвиняемыми... ни съ потерпъвшими. Я—самъ по себъ. Я—вещественное доказательство преступленія! Жизнь испорчена! Она—скверно сшита... Не по росту порядочныхъ людей сдълана жизнь, говорю я. Мъщане сузили, окоротили ее, сдълали тъсной... и вотъ, я есмъ вещественное доказательство того, что человъку негдъ, нечъмъ, незачъмъ житъ".. Такъ разсуждаетъ захмелъвшій россійскій философъ, "потомственный алкоголикъ" Терентій Богословскій, Тетеревъ.

Его мысли афористично-сильны, выпуклы и неоспоримо-ярки. Онъ—весь протестъ противъ мъщанства, и

<sup>\*) &</sup>quot;Мъщане" М. Горькаго. 4-й актъ.



хотя въ смыслъ соціальной генеалогіи онъ неправъ, говоря, что онъ ни съ къмъ не состоитъ въ родствъ, ибо онъ есть захудалый, отвергнутый родственникъ "потерпъвшихъ" людей четвертаго класса.-изъ большой семьи Lumpenproletariat'a, --- но въ основныхъ воззрѣніяхъ своихъ онъ несомнънно правъ и, прежде всего, онъ правъ въ своей ненависти къ мъщанству, томъ, что мъщане сузили, тили, сдълали тъсной жизнь... настолько, что человъкъ долженъ или выступить на борьбу съ мъщанствомъ, или-же ему "негдъ, нечъмъ, незачъмъ жить".

Въ длинномъ рядъ картинъ это доказываетъ намъ въ серіи своихъ романовъ со свойственной ему методической правильностью и почти научной точностью великій мастеръ слова—Золя. Золя рисовалъ жизнь, какъ есть, иногда съ утомительной фотографической точностью, и непроизвольно она оказалась сплошь мъщанской, такъ какъ вся современная жизнь—его домъ, его строеніе, выкроена по фигуръ его, — мъщанина.

И читая "Вишневый садъ" Чехова, видя, какъ трогательно красиво плачетъ Любовь Андреевна, когда этотъ самый вишневый садъ былъ проданъ съ аукціона и купленъ внукомъ ея крѣпостного крестьянина Лопахинымъ, — надо удивляться, какой малосознательной жизнью она жила въ Парижъ, какъ она умъла только отдавать доходы со своего вишневаго сада какомуто парижскому "милостивому государю", какъ она смотръла и ничего не видъла, какъ ничему не научилась. И намъ захотълось "отряхнуть пыль съ одной изъ хартій современности, — съ книги Золя – "Парижъ", такъ какъ горитъ она пламенемъ страстей сегодняшняго дня, не смотря на то, что написана десятилътіе тому назадъ. Она содержитъ въ себъ всю накипь улицы большого города, весь растлъвающій воздухъ его, залитыхъ электрическимъ свѣтомъ площадей, гніеніе, порокъ и ложь бель-этажей, грязь, позоръ, нищенство подвальныхъ этажей предмѣстій, великіе замыслы и вѣчные химеры мансардъ...

Громадный. бродильный чанъ нами, и никому не можетъ удаться такъ нарисовать его, какъ это сдълалъ Золя. Нъкоторая: сухость манеры его письма, угловатость контуровъ, соединенная съ точностью, доходящей до утомительности, намъренный символизмъ, переходящій въ противо художественную тенденціозность-все это былибы ничъмъ невозмъстимые недостатки, если-бы мы оцфнивали романъточки зрѣнія художественной красоты. Но мы не можемъ иначесмотръть на такое произведеніе, какъ на историческій романъ, такъ какъ чъмъ ярче возсоздана словомъ современность, тъмъ книга цъннъе для слъдующаго покольнія, а тымъ болве для отдаленныхъ потомковъ; тъмъ болъе это цънный и важный. историческій романъ.

Маколей рисуетъ картину ново-зеландца, задумавшагося предъ развалившейся аркой Лондонскаго моста.. Но мы знаемъ, что новозеландецъ вошелъ въ кругъ нашей исторіи, вовлеченъ въ общій физикохимическій процессъ, и поэтому, не отрицая, что когда-нибудь Лондонскій мостъ будетъ лежать въ развалинахъ, мы относимъ все-же этособытіе къ неизмъримо-отдаленной эпохъ и съ фаталистическимъ оптимизмомъ върилъ въ большую устойчивость нашей цивилизаціи въсравненіи съ древними.

Читая "Парижъ" Золя, мы немогли отдълаться отъ картины—видънія, какъ будетъ читать эту книгу человъкъ—хотя-бы, двадцать пятаго въка. Красивая картина, панорама прошлаго развернется передънимъ, картина, которую никакой современный историкъ — двадцать пятаго въка—не сумъетъ дать такъ,

какъ даетъ Золя. Съ самаго начала романъ открывается непонятной для человъка двадцать пятаго въка драматической сценой. Добродушному толстяку аббату Розу запрещаетъ его епархіальное начальство оказывать милосердіе бъднякамъ, такъ какъ онъ это дълаетъ недостаточно тактично: вынужденной дълать это тайкомъ, онъ проситъ аббата Пьера Фромана отнести три франка столяру Лавеву, выкинутому на улицу современной мъщанской жизнью послъ долгольтней работы по причинъ его старости. Затъмъ «слъдуетъ сцена еще болъе драматическая и-пожалуй-еще еще менъе понятная человъку двадцать пятаго въка. Человъкъ того времени не сумъетъ понять душевнаго разрыва, царящаго въ душъ Пьера, не сумъетъ осмыслить драматиче-∢ской сцены священнодъйствія человъка передъ алтаремъ, который уже больше не святыня для него,-не пойметъ молитву и религіозное служеніе безъ въры. Непостижимымъ ему покажется это насиліе надъ своей душой, изумительной цъльная и ненужная борьба. А потомъ онъ, не отрываясь, послъду-∙етъ за Пьеромъ этимъ гордымъ мечтателемъ съ кроткой, любящей душой и страстной, безпокойно ищущей мыслью.., Будущій читатель ни минуты не остановится на художественномъ пріемѣ автора—на развитіи всего романа въ присутствіи Пьера, черезъ Пьера и для него. Это — прямолинейный символъ, и его пойметъ человъкъ будущаго, который тоже прочтетъ загадку сфинкса, задаваемую намъ "проклятыми" вопросами современности.

— Пьеръ будетъ близокъ и дорогъ лушѣ его. Онъ захочетъ понять эту страдающую душу, искавшую отвѣтовъ на вопросы въ Лурдѣ, а затѣмъ въ Римѣ и, наконецъ, теперь, придавленную всѣмъ ужасомъ современности, почти теряющую почву подъ ногами.

Человъкъ двадцать пятаго въка повъритъ, что "Пьеръ слышалъ вопль народа, этого въчнаго нъмого, требующаго справедливости, ропчущаго и грозящаго отнять свою долю, которую у него задерживали силою и хитростью. Ничто не могло отсрочить неизбъжной катастрофы, братоубійственной войны, которая уничтожитъстарый міръ, осужденный исчезнуть подъ тяжестью своихъ преступленій. Ежечасно, охваченный страшной грустью, онъ ждалъ, что все рухнетъ, и Парижъ потонетъ въ крови, объятый пламенемъ"...

И онъ пойдетъ за Пьеромъ, онъ будеть сънимъ на Ивовой улицъ, гдъ столько нищеты и страданія, гдъ грязный, какъ помойная яма, дворъ, зловонныя лъстницы, убогія квартиры и гдъ, выбившіеся изъ силъ старики лежатъ въ темныхъ углахъ и умираютътамъ, въ грязи, "словно рабочій скотъ, пришедшій въ негодность". А потомъ въ теченіе цѣбудетъ сопровождать лаго дня Пьера въ его хлопотахъ о помъщеніи въ богадъльню жалкаго старика Лавева, умирающаго на соломъ посль полувьковой работы. Онъ будетъ вмъстъ съ Пьеромъ на завтракъ у барона Дювильяра, онъ познакомится съ этимъ воплощеніемъ алчной, жадной, всепожирающей и всерастлъвающей буржуазіи...

Изъ стали выковано описаніе Дювильяра, и этотъ символъ доживетъ, конечно, до двадцать пятаго въка... "Дювильяръ былъ искусителемъ, покупщикомъ всякой продажной совъсти, потому что проникъ въ суть новыхъ временъ, стоящихъ лицомъ къ демократіи, алчной и нетерпъливой ... Много глубины и пониманія историческаго момента обнаруживаетъ Золя, говоря о Дювильяръ, что это былъ "грозный разжиръвшій тріумфачеловъкъ, торъ, дъйствующій навърняка, загребающій милліоны каждымъ взмахомъ лопаточки, фамильярный съ правительствами, смъщающій министерства" — неограниченный хозяинъ Франціи...

Позже мы видимъ семью этого человъка – его развратную жену, соперничающую съ родной дочерью изъ-за любовника, его рахитическаго, вырождающагося недоноска сына, погрязшаго въ противоестественныхъ порокахъ...

Пьеръ идетъ въ парламентъ страны, преслъдуя свою идею-помъщеніе старика Лавева въ богадъльню, онъ долженъ хлопотать о немъ передъ однимъ изъ депутатовъ- и попадаетъ туда въ разгаръ горячки парламентскаго кризиса. Интрига, продажность царять безпредъльно, готовится "маленькая Панама", подстроенная искусной рукой... — парламентъ представлялъ собою кучу развороченныхъ червей послъ дождя, и "только позади этихъ вождельній трепетала жалкая жертва цълый народъ".. Пьеръ присутствуетъ при дебатахъ народныхъ представителей и убъждается, что все дъло идетъ о томъ, кому будетъ принадлежать "завидная честь ложирать Францію".. "Мерзостная окровавленная, разътдающая язва зіяла съ безстыдствомъ злокачественнаго рака, который медленно, но върно прокладываетъ себъ путь къ самому сердцу"...

По тому же дълу Пьеръ оказывается въ салонъ старой графини, гдъ мы видимъ умершую дворянскую Францію; затъмъ у современной гетеры-актрисы Сильвізни, — любовницы Дювильяра, о которой можно сказать, что онъ безгранично и нагло владъетъ Франціей, а она владъетъ имъ. Мечтателю Пьеру казалось, что онъ "слышитъ страшный трескъ и хрустънье обвала разрушающейся семьи".. Пьеръ идетъ въ церковь Магдалины, гдъ онъ долженъ былъ встрътиться съ аббатомъ Розомъ и узнаетъ отъ него, что старикъ Лавевъ, смущенный тѣмъ, что изъза него Пьеръ безпокоитъ столько высокопоставленныхъ особъ, поспъшилъ умереть, -- на соломенной подстилкъ, въ холодной чердачной ко-

нуръ...

И Пьеру все болъе и болъе начинаетъ выясняться основная мелодія современной жизни, повелитель ное требованіе справедливости. Милосердіе, которое объщаль католицизмъ, никого не удовлетворяло, обнаружило полную несостоятельность. Недаромъ Золя тонкимъ чутьемъ романиста-соціолога отмітилъ, что въ фигуръ самого Дювильяра, этомъ символъ буржуазіи — "за одинъ въкъ исторіи, за три поколънія воплотилось царственное владычество, которому уже грозило близкое крушеніе". Баронъ Дювильяръ еще въ 89 году XVIII-го въка сталъ хозяиномъ "вишневаго сада", онъ забралъ его весь, ничего не оставивъ четвертому классу; обманутый французскій народъ началъ отказываться оть милосердія католической церкви, и глухо и злобно рычать, требуя своей доли, требуя справедливости... "Пьеръ ждалъ грозы отмщенія... Зловъщія тучи стекались отовсюду, чтобъ разразиться жестокимъ громовымъ ударомъ надъ этимъ безстыднымъ, сладострастнымъ и вызывающимъ Парижемъ".

### VI.

Человъкъ будущаго вычитаетъ изъ этого удивительнаго историческаго романа всю глубину позора, весь ужасъ паденія современнаго французскаго общества, все безстыдство хозяина исторической арены, всю безконечную алчную наглость правящей буржуазіи. Надо прочесть сцены торжества правящихъ классовъ, -- картины благотворительнаго базара у Дювильяра, надо вчитаться въ картину семейныхъ отношеній, раскрывающуюся тамъ во всемъ своемъ безстыдствъ, надо видъть эту гніющую буржуазію въ "кабинетъ ужасовъ" — на гнусномъ зрълищъ, куда стекается "весь" Парижъ, и эту-же буржуазію на другомъ зрълищъ, — присутствую-

щей при казни бунтаря нищеты анархиста Сальва... Далве, этотъ апонеозъ буржуазіи—картина свадьбы: когда баронъ Дювильяръ выдаетъ свою дочь за потомка умирающей аристократіи — любовника своей жены... Этотъ праздникъ, гдъ послъ ожесточенной войны въ парламентъ, которую вдохновлялъ Дювильяръ, онъ является истиннымъ тріумфаторомъ, воплощая въ своемъ лицъ всю буржуазію, которая, захвативъ себъ все, не соглашается ни на какой дълежъ и "съ сожалъніемъ оставляетъ кое-какія крохи обездоленнымъ бъднякамъ чимъ, которыхъ такъ ловко надула въ свое время великая французская революція".. Надо прочесть все это, чтобы убъдиться, что нашъ далекій потомокъ, человъкъ двадцать пятаго въка, не будетъ имъть права сказать, что наши современные романисты не видъли всего ужаса окружающей ихъ жизни...

Но они видъли еще и собирающіяся грозовыя тучи. Въ цъломъ рядъ лицъ намъ показываетъ Золя мстителей,-грозныя тучи на горизонтъ... Башъ, Янценъ, Барресъ, Гильомъ — ученый химикъ, братъ Пьера, --- всевозможные оттънки мечтателей, , "друзей челов вчества", мечтающихъ о всеобщемъ счастіи и продолжающихъ върить въ него, искать его, стремиться къ нему... Онъ показываетъ намъ, какъ въ моментъ общественной опасности отець-рабочій скептически относится ко всему строю, индифферентно держится въ сторонъ и не хочетъ поддерживать его, а сынъ-рабочій, глубоко возмущенный всей несправедливостью общественнаго строя, готовъ ринуться въ борьбу, чтобы получить посредствомъ насилія то, что у него отняла буржуазія и чего онъ не получилъ посредствомъ свободы... Онъ показываетъ намъ другихъ людей современности—каждаго со своей върой, со своими надеждами на будущее спасеніе человъчества.

Въ то время, какъ Гильомъ долгимъ изученіемъ природы ея законовъ пришелъ къ выводу, въ которомъ нашелъ примиреніе, -возможность требованія безстрастной научной мысли съ мистическими мечтами о соціальномъ благъ. къ выводу, что не только эволюція нормальна и естественна, но и катаклизмы также, что вулканическія изверженія не требуютъ этическагооправданія, - въ то же время великій ученый, химикъ Бертеруа, въритъ, что единственно ръшительный факторъ, который долженъ измънить въ самомъ корнъ всю жизнь, принести человъчеству "нъсколько большее количество счастья", истинный воинъ за новую жизнь, -- это наука и только наука... и совътуетъ Гильому; "оставайтесь въ своей лабораторіи и работайте тамъ поусердиве: общее счастье и благоденствіе могутъ родиться единственно отъ упорнаго научнаго труда"...

А Франсуа, — одинъ изъ сыновей Гильома, еще "инако въруетъ"... Онъ находитъ, что вся реакція послъдняго времени, всъ безумныя уклоненія отъ здраваго смысла, — что все это не болъе, какъ послъднія естественныя судороги умирающаго стараго міра. Онъ полагаетъ, что "ръка человъческихъ свъдъній, уровень которой все повышается", снесетъ все это, и что идетъ новый міръ, который принесетъ съ собою трудящаяся молодежь... И авторъ приводитъ аббата Пьера къ религіи будущаго человъчества... Онъ заставляетъ его убъдиться, что единственно истинны — посланія всъхъ творцовъ новыхъ соціальныхъ идей, что-каковы-бы нибыли оттьки ихъ върованій, все-же всъ они върять прежде всего въ то, что "необходимо оградить обездоленныхъ, введя иное и болъе справедливое распредъленіе благъ земныхъ, соотвътственное количеству и цънности труда".

Пьеръ въритъ, что "эти истины нынъшнее девятнадцатое столътіе

передастъ двадцатому, для того, чтобы, исходя изъ нихъ, оно создало истинно человъческую въру мира, взаимной солидарности и любви". Пьеру кажется, что онъ присутствуетъ при послъднемъ ръшающемъ опытъ, который дълаетъ исторія, и Парижъ рисуется ему громаднымъ котломъ, въ которомъ варится все современное человъчество.

Ему казалось, что въ этомъ котлъ по какому-то сатанинскому рецепту, смъшивая драгоцъннъйшія вещества съ самыми грязными,—высочайшія проявленія духа человъческаго съ самыми позорными инстинктами его,—какое-то высшее существо стремится "изъ этой адской смъси съ самыми ъдкими бродильными началами выработать могучія волны благороднаго вина будущности".

#### VII.

"Пьеръ понималъ теперь истинное значеніе грандіозной работы, производившейся въ глубинѣ котла подъ нечистою пъною мерзостныхъ отбросовъ". Онъ понималъ теперь, что одряхлъвшая аристократія, развращенная и изгнившая буржуазія, продажная пресса и весь теперешній міръ, которому грозитъ захлебнуться въ беззаконіи его, —что все это не должно вливать отчаянія въ душу, ибо позади всего этого "непрерывно надвигается неистощимый запасъ людей изъ среды городского и сельскаго простонародія", -- пролетаріата, скажемъ мы.

Да, этотъ запасъ неистощимъ... Сърые, почти безличные, загорълые отъ солнца полей своихъ,—съ наивной върой и кръпкими, стальными мускулами,—подчиняясь желъзному закону необходимости, они проходятъ черезъ города, непрерывно движутся, представляя длинныя колонки статистическихъ таблицъ всевозможной эмиграціи, и выбрасываются на какой-нибудь берегъ, оказавшись среди какого-нибудь бродильнаго чана, на улицахъ—безраз-

лично какого—большого города,— ибо всюду "по сатанинскому рецепту готовится благородное вино будущаго". На улицахъ какого-нибудь Парижа, или Нью-Іорка... все равно,—всюду они вначалъ окажутся "безъ языка", и задача этого сатанинскаго варева въ томъ и состоитъ, чтобы научить какъ можно большую часть человъчества "языку"...

... "Стали наши, въ бълыхъ свитахъ, въ большихъ сапогахъ, въ высокихъ бараньихъ шапкахъ и съ большими палками въ рукахъ, — съ палками, выръзанными изъ родной лозы, надъ родною рѣчкою — и стоятъ, какъ потерянные, и дъвушка со своимъ узелкомъ жмется межъ ними" \*). Это "наши" лозищане, вырванные невъдомой стихійной силой изъ родныхъ Лозищей, числящіеся маленькой цифрой въ статистической таблицъ "окончательной" эмиграціи, --- попали въ водоворотъ физико-химическаго процесса и стоятъ на Нью-Іоркской пристани...

Велика, завидна сила и власть поэта. Ему все дано, онъ все можетъ... Въ Волыни есть селеніе, тамътечетъ рѣка, на берегахъ ея извѣка растетъ лоза, и названа рѣчка "Лозовая"; селеніе названо "Лозищами", а жители всѣ сплошь "Лозинскіе". Лозинскіе — цыфры, статистическій матеріалъ, великій нѣмой, голосъкотораго только изрѣдка слышенъ, какъ ревъ; Лозинскіе — это нѣчто безличное, мощное и жалкое, страшное въ силѣ своей, доброе и покорное, какъ всѣ "большіе скоты"...

Все это и много еще другого вложилъ поэтъ въ этотъ маленькій символъ "Лозинскіе"... Великой властью поэта онъ далъ безличнымъ Лозинскимъ лицо, статистической цифръ далъ плоть и кровь, выдълилъ одинъ атомъ изъ физико-химическаго процесса, одну каплю изъ сатанинскаго варева и на этомъ по-

<sup>•)</sup> Вл. Короленко—"Безъ языка". Изд. ред. "Р.Бог.", СПБ. 1903.

кажетъ намъ цѣлую историческую эпоху. Онъ это сдълалъ уже нъсколькими штрихами пока они ѣхали черезъ океанъ. Мы знаемъ суетливаго, добродушнаго задиру Дыму Лозинскаго, дъвушку Анну, у которой умеръ отецъ на кораблѣ и которая нашла покровителей въ землякахъ своихъ, Дымъ и Матвъъ Лозинскихъ. Именно на этой "каплъ" варева, - на Матвъъ Лозинскомъ, поэтъ хочетъ намъ показать всю творческую власть свою, -- именно онъ будетъ "безъ языка" ходить и ъздить по чуждой странъ. Символами, образами поэтъ создаетъ новую жизнь, онъ творитъ ее по волъ своей, беря изъ безчисленнаго множества возможностей то, что ему, творцу, нужно.

Въ бълыхъ свитахъ своихъ съ палками изъ родной лозы стоятъ Лозищане на Нью-Іоркской пристани, а изъ города несется рокотъ и шумъ человъческаго моря, страшное кипъніе котла современнаго чудовища.

"Жидъ! А ей же Богу, пусть меня разобьетъ яснымъ громомъ, если это не жидъ ! Такъ экспансивно выражаетъ свой восторгъ отъ этой радостной встръчи многоръчивый, суетливый Дыма, узнавъ въ какомъ-то господинъ, одътомъ въ кургузый потертый пиджакъ и съ круглой шляпой на головъ, родного, своего "жида".

Лозинскіе всъхъ народовъ и почти временъ привыкли имъть своихъ "жидовъ", и всегда любовно относились къ нимъ. Кто-то сказалъ, что "въ Алжиръ французъ бьетъ араба, арабъ феллаха, феллахъ жида, а жидъ собаку", и мы думаемъ, что миръ и благоденствіе царятъ въ Алжиръ, ибо французъ, конечно, любитъ араба, котораго онъ можетъ бить, какъ феллахъ любитъ жида, а жидъ собаку. Но все-таки въ Лозищахъ Дыма, быть можетъ, не обрадовался бы такъ "жиду". Это и оказался подлинный, свой "жидъ", -- изъподъ Могилева, или Житоміра, Минска, или Смоленска, — вотъ "будто сейчасъ съ базара, — только переодълся въ нъмецкое платье", — который, вдобавокъ, узналъ родныхъ феллаховъ... и обрадовался имъ.

Поэтъ все понимаетъ, даже "благородныя рабы чувства "жида" и добродушную похвалу феллаха -Дымы: "Вотъ въдь какой это народъ хорошій. Гдв нужно его, туть онъ и есть". Да, онъ всюду принималъ участіе, во всъхъ физико-химическихъ процессахъ исторіи — разумъется, и въ этомъ "ръшающемъ опыть" исторіи онъ принимаеть дъятельное участіе, кипитъ и варится больше всъхъ въ котлъ; и красивый символъ даетъ намъ поэтъ, взявъ изъ безчисленнаго множества возможностей именно "жида", для первой встръчи Лозинскихъ въ Новомъ Свътъ, вложивъ именно въ его уста привътъ и поздравление "съ пріъздомъ". Онъ, гражданинъ всего міра, онъ, общечеловъкъ, встръчаетъ Лозинскихъ на новомъ берегу и говоритъ "добро пожаловать".

Но онъ уже варияся въ котлъ и отвъчаетъ на вопросъ, что его звали прежде Борухъ, "а теперь зовутъ Боркъ, мистеръ Боркъ, —къ вашимъ услугамъ, —сказалъ еврей и какъ-то гордо погладилъ бородку". — "А! Чтобъ тебя! Ну, слушай же ты, Берко"... обращается къ нему феллахъ--Дыма. "Мистеръ Боркъ" — поправилъ атомъ физико-химическаго процесса, — "еврей съ еще большей гордостью". — "Ну, пускай такъ, мистеръ, такъ и мистеръ, чтобъ тебя взяло за бока"...

Первый урокъ обученія новому "языку" взятъ, "феллахъ" обращается къ "жиду" со словомъ "мистеръ", — и Лозищане неотвратимо, безповоротно попали въ котелъ.

Ихъ поглотилъ исполинскій городъ съ его безконечнымъ шумомъ, лязгомъ и ревомъ машинъ, безчисленными желъзнымя дорогами, переръзающими улицы, нависающими надъ домами — "и показалось нашимъ, привыкшимъ только къ шуму родного бора, да къ шопоту трост-

никовъ надъ тихою ръчкой Лозовою, да къ скрипу колесъ въ степи,— что они теперь попали въ самое пекло". Такъ начинается обученіе нагляднымъ" методомъ людей, пришедшихъ изъ дебрей лъсовъ своихъ, обученіе всъхъ "Лозинскихъ".

Мы не можемъ, къ сожальнію, остановиться, какъ хотьли бы, на этомъ разсказв истиннаго, большого поэта; онъ полонъ созерцательной грусти, нъжной и мягкой задумчивости, чисто-малорусскаго, теплаго юмора и глубины мысли человъка, много думавшаго о жизни, о людяхъ. много болъвшаго о нихъ. Но мы позволимъ себъ напомнить его читателю, поскольку это будетъ необходимо для нашей темы.

Они шли пъшкомъ и ъхали по воздушной желъзной дорогъ, вселявшей ужасъ въ ихъ сердца, пока, наконецъ, благополучно попали въ "заъзжій домъ" "мистера" Борко. Онъ ввелъ ихъ въ комнату, гдъ стояло нъсколько кроватей, --- на одной изъ нихъ лежалъ господинъ, котораго наши Лозищане—-"феллахи" приняли за "араба", за "француза", проще говоря, за "барина"; и когда мистеръ Боркъ объявилъ, что эти кровати для нихъ, то Дыма выразилъ свое робкое недоумъніе: "А только вотъ этому господину не покажется-ли непріятно? Все-таки мы люди простого званія". И мистеръ Боркъ первый объяснилъ имъ, что "здъсь свобода: всъ равные, кто за себя платитъ деньги"; ихъ лично онъ уважаетъ, такъ какъ видитъ. что они — Лозищане — люди солидные, а этого шарлатана онъ и "держать не сталъ-бы, если-бы за него не платили отъ Тамани-холла". Дыма догадывается, что это изъ тъхъ прилично одътыхъ людей, которыхъ онъ видълъ на ярмаркъ, и что съ этакимъ надо беречь карманы, чтобы не оказаться безъ кошелька, --- но мистеръ Боркъ поясняетъ, что здъсь дъло совсъмъ не въ этомъ, а что онъ не можетъ считать за солиднаго человъка того,

"кто продаетъ свой голосъ Тамани-холлу за деньги".

Эта вторая лекція изъ области соціальныхъ отношеній не совсъмъ понятна Лозищанамъ, но они поймутъ это потомъ, а пока, непривычные къ обращенію съ такой маленькой вещью, какъ перо, они работаютъ до седьмого пота за письмомъ къ Осипу Лозинскому — ихъ земляку, давно живущему въ штатъ Миннезота. Но письмо не можетъ быть отправлено, такъ какъ всъ буквы, написанныя карандашомъ на клочкъ бумаги, отъ долгаго тренія въ кисеть съ табакомъ у Матвъя, совсъмъ истерлись, и изъ затрудненія ихъ выводитъ ирландецъ--- "баринъ", лежавшій на кровати. Онъ смѣло надписываетъ: "Миннезота, фармерскому работнику изъ Россіи, Іосифу Лозинскому". Дыма становится пріятелемъ ирландца, и они уходятъ отправить письмо, а серьезный, задумчивый Матвъй Лозинскій отдается своимъ думамъ, а потомъ долго бесъдуетъ съ мистеромъ Боркомъ,

Старый еврей жалуется молодому Лозищанину на Америку, на непреодолимую силу ея, на то, что она "ломаетъ человъка": "она не трогаетъ ничьей въры, Боже сохрани!— она беретъ себъ всего человъка"; жалуется на то, что тутъ вънчаютъ евреекъ съ христіанами и евреевъ съ христіанками, что молодые люди теряютъ свою въру, что Америка измъняетъ людей... "Я вамъ говорю, —Америка такая сторона... Вотъ увидите сами"...

Да, Америка быстро варитъ въ котлъ. Уже въ тотъ же вечеръ Дыма возвращается бритый, съ американской острой бородкой и въ "кургузомъ" пиджакъ, вмъсто его бълой, широкой свиты —къ полному ужасу суроваго и серьезнаго Матвъя.

Всъ одинаково варятся въ котлъ, но не все, что тамъ варится, равноцънно. Легкомысленный Дыма похожъ на лозу, растущую на берегахъ его родной ръки, а Матвъй—на молодой дубъ изъ лъсовъ его родины.

Матвъя и Америка не скоро "сломитъ", но глубже будетъ воздъйствіе ея на серьезнаго, молчаливаго Матвъя, безповоротнъй перерожденіе его въ новой странь, въ новыхъ соціальныхъ условіяхъ. Онъ глубоко страдаетъ отъ всего, что видитъ и слышитъ, и ему кажется, что онъ попалъ въ Содомъ и Гоморру. Онъ видитъ, что Дыма сдружился съ ирландцемъ Падди, продаетъ деньги свой голосъ и портится въ новой обстановкъ. Онъ боится за судьбу "малютки" – дъвушки Анны, къ которой онъ успълъ привязаться дорогой, и ръшаетъ, что для блага ея онъ долженъ помъстить ее у "нашей барыни"-у дамы, которая проклинаетъ Америку и ея свободные нравы, американское равенство и американскую прислугу и придерживается старыхъ добрыхъ традиційкакъ можно меньше платить и какъ можно больше требовать работы. Для этого она посъщаетъ время отъ времени заъзжій домъ "мистера" Борка и тамъ находитъ всегда какую-нибудь овечку, только что пріъхавшую изъ-за океана, съ сильными, рабочими руками, съ наивными глазами и мягкой, доброй неиспорченной шерсткой. Мистеръ Боркъ, его сынъ Джонъ и дочь Роза не совътуютъ Аннъ наниматься къ этой "барынъ", но Матвъй находитъ, что ей всего лучше будетъ у "нашей барыни", и настаиваетъ на этомъ. Матвъй съ Анной отправляются къ ней, и Джонъ ихъ провожаетъ.

Съ поразительной силой и колоритностью выписана сцена найма прислуги старой барыней, воспитанной на "добрыхъ" началахъ страны, гдъ "все стоитъ себъ спокойно... люди знаютъ свое мъсто... жидъ такъ жидъ, мужикъ такъ мужикъ, а баринъ такъ баринъ. Всякій смиренно принимаетъ, кому что назначено отъ Господа"...—"Ну, эту исторію надо когда-нибудь кончить",— сказалъ Джонъ, поднимаясь, — Матъвъй и Анна почтительно стояли у дверей, а давно уже вывариваю-

щійся въ котлъ Джонъ сидълъ въ присутствіи барыни. Эта фраза его, не относилась, впрочемъ, ни къ чему другому, какъ только къ тому, что ему надовло слушать соціальную философію старой барыни, и онъ объявилъ условія найма: "пятнадцать долларовъ, отдъльная комната и свободный день въ недълю. Но-Анна, по приказанію Матвѣя, остается безъ всякихъ условій, такъ какъ онъ увъренъ, что барыня ее не обидитъ"... Разсерженный Джонъ уходитъ, а Матвъй замъшкался немного, чтобы попросить мъстечка у барыни "по двору, въ огородъ, или около лошади", — и пока барыня успъваетъ ему отвътить: "Нътъ, милый! Какіе огороды! Какія лошади! Здъсь сенаторы садятся за пять центовъ въ общественный вагонъ рядомъ съ послъднимъ оборванцемъ", — уже и слъдъ Джона про-

Совъсть начинаетъ мучить Джона, что онъ бросилъ Матвъя одного, и онъ сейчасъ-же возвращается, но Матвъй успълъ уже сдълать нъсколько ложныхъ шаговъ и безповоротно потерялъ домъ № 1235, изъкотораго вышелъ, —потерялъ и "потонулъ въ огромномъ городъ, точно иголка на пыльномъ проъзжемъ шляху".

Дальше слъдуютъ страницы, рисующія трагическій ужасъ одинокой души среди милліона себъ подобныхъ, безъ возможности понять другого, безъ выхода, безъ конца этой трагедіи одиночества. На фонъ яркой, кипучей и многогранной жизни Нью-lорка, освъщенная тихой, лучистой улыбкой юмора поэта, эта трагедія потрясаетъ душу.

Матвъй ходитъ и ходитъ по Нью-Іорку, и многіе "обратили вниманіе на страннаго человъка, который, стоя въ серединъ этого людского потока, кричалъ:—Кто въ Бога въруетъ, спасите"!—Но никто изъ этого людского потока не спасъ его,—не потому, что никто не върилъ въ Бога, а потому, прежде всего, что его не понимали,—и потому еще, что всъ спъшили, всъмъ было некогда, всякій былъ занятъ собою...

Матвъй ръшилъ идти впередъ, пока окончится городъ и начнутся поля, и тогда—"подойду къ первому, возьму косу изъ рукъ, взмахну разъдругой, такъ тутъ уже и безъязыка поймуть, съ какимъ человъкомъ имъютъ дъло"... Но когда онъ добрался до поля и увидълъ, какъ "ползетъ желѣзная машина и грызетъ, и роетъ, и отваливаетъ широкую борозду чернозема", то онъ пришелъ въ ужасъ, не зная, на чтоже онъ можетъ пригодиться въ этой сторонъ. Онъ возвращается назадъ, ъдетъ всякими дорогами и, наконецъ, попадаетъ въ Cential Park, гдъ въ изнеможеніи отъ долгой ходьбы, засыпаетъ подъ кустами. Вдругъ изъ кустовъ выходитъ человъкъ и что-то ему говоритъ на непонятномъ Напуганный, языкъ. замученный Матвъй далъ ръзкій окрикъ, и незнакомецъ исчезъ въ кустахъ. Оба одинокіе, оба выброшенные изъ огромного людского потока, быть можетъ, оба "безъ языка", — они, естественные друзья, встрътились, какъ враги и разошлись, а "можетъ быть... мало-ли что можетъ быть! Можетъ быть, эти два человъка нашли бы другъ въ другъ братьевъ до конца своей жизни, если-бы они обмънялись нъсколькими братскими словами въ эту теплую, сумрачную, тихую и печальную ночь на чужбинѣ"...

Да, все можетъ быть, но чаще бываетъ, что люди съ даромъ рѣчи касаются другъ друга только локтями, стоятъ "безъ языка" другъ около друга, и утро застаетъ одного изъ нихъ, висящимъ на одномъ изъ шептавшихъ деревьевъ, "съ страшнымъ, посинѣвшимъ лицомъ и застывшимъ стекляннымъ взглядомъ"...

На это утро былъ назначенъ митингъ безработныхъ и, репортеръ газеты "Sun" сфотографировалъ "перваго человъка", явившагося на митингъ — Лозинскаго Матвъя — и вися-

щее тъло самоубійцы, подписавъ подъ этимъ: "человъкъ, который явился еще раньше"... Потомъ начался митингъ, говорилъ "извъстный ораторъ рабочаго союза мистеръ Чарльзъ Гомперсъ". "Прежде всего отдадимъ почетъ одному изъ нащихъ товарищей, который еще этой ночью изнемогъ въ трудной борьбъ ... началъ ораторъ. — "Въ груди у Матвъя что-то дрогнуло. Онъ понялъ, что этотъ человъкъ говоритъ о немъ, отомъ, кто ходилъ этой ночью, по парку, несчастный и безпріютный, какъ и онъ, Лозинскій, какъ и всъ эти люди съ истомленными лицами"...

"Въгруди Лозищанина подымалось что-то незнакомое, неиспытанное, сильное... ему казалось, что сейчасъ будетъ что-то, отъ чего станетъ лучше всъмъ, и ему, лозищанину, затерявшемуся точно иголка, на чужой сторонъ ... Онъ стремится впередъ, чтобы излить свое переполнившееся сердце мистеру Гомперсу, но наталкивается на полисмэна Гопкинса, которому онъ хочетъ разсказать о томъ, какъ онъ несчастенъ и---по обычаю своей родины, глубоко заложившей въ него "привычки робкой тишины "--- нагибается, чтобы поцъловать руку у полисмэна.

Тогда происходить маленькое недоразумъніе. Мистеръ Гопкинсъ ръшилъ, что дикарь хочетъ укусить его и пустилъ въ дъло "клобъ"-палку свою. "Лозищанинъ поднялся, какъ разъяренный медвъдъ". Въ слъдующее мгновеніе мистеръ Гопкинсъ лежалъ на землъ, "а черезъ нъсколько секундъ огромный человъкъ, въ невиданной одеждъ, лохматый и дикій, одинъ опрокинулъ ближайшую цъпь полицейскихъгорода Нью-Іорка"...— "Ибо если къ силъ моей прибавить злобу,-куда бъжишь ты отъ меня"?

#### VIII.

Послъ всей трагедіи одиночества въ милліонномъ городъ и блужданія по немъ "безъ языка", Матвъй очутился въ Дэбльтоунъ, приписался

къ штату, подавалъ свой голосъ "и понемногу даже лицо его измънялось, мфнялся взглядъ, выраженіе лица, вся фигура. А въ душъ всплывали новыя мысли-о людяхъ, о порядкахъ, о въръ, о жизни .-- Старый Матвъй Лозинскій въ бълой широкой свить и съ узенькимъ клочкомъ Лозищанскаго неба въ душъ умеръ и не воскреснетъ больше. У новаго Матвъя Лозинскаго, который уже два года варился въ котлъ, появились новые взгляды, новое небо. Онъ измънилъ бълой свитъ и старымъ традиціямъ, бараньей шапкъ и "привычкамъ робкой тишины". Онъ сдълалъ значительные шаги въ изученіи языка и сумъетъ теперь понять мистера Чарльза Гомперса, сумъетъ теперь объясниться съ почтеннымъполисменомъ города Нью-Іорка --- мистеромъ Гопкинсомъ, сумветъ понять теперь и то, что "безъ языка" говорило тогда въ его широкой душъ, когда онъ былъ маленькимъ атомомъ какого-то огромнаго цълаго, маленькой каплей того моря, которое захлестнуло его на митингъ въ Сепtral Park's.

Велика власть поэта. Онъ повелълъ--и изъ безчисленнаго множества возможностей, грозящихъ гибелью при такомъ изученіи "языка", Матвъй Лозинскій выходить невредимымъ, и черезъ два года мы видимъ его такимъ-же задумчивымъ, серьезнымъ, съ тъми же глубокими синими глазами, такъ-же смотрящими въ глубь своей души, видимъ его подходящимъ къ № 1235-му. Отводя Анну къ "нашей барынъ поворилъ ей: "Такъ вотъ что я скажу тебъ, сирота. Отведу я тебя кътой барынъ... къ нашей... А самъ посмотрю, на что здѣсь могутъ пригодиться здоровыя руки... И если..если я здъсь не пропаду, то жди меня... Я никогда еще не лгалъ въ своей жизни и.. если не пропаду, то приду за тобою"... И онъ-новый Матвъй, Лозинскій, — но съ прежними синими глазами, исполнилъ свое объщаніе, пришелъ за нею, ибо не лжетъ никогда Матвъй Лозинскій, и ему недоставало только одного — языка, чтобы не погибнуть и вернуться въ-№ 1235-й за прекрасной "спящей царевной" своей...

Дульцинея Толозская была коровница, но казалась рыцарю Донъ Кихоту прекрасной дамой. Жизнь полна символовъ. Анна-только прислуга у "нашей барыни", но эта Сандрильона-прекрасная "спящая царевна", и Матвъй Лозинскій, обучившись "языку", придетъ за нею, ибо Матвъй Лозинскій никогда нелгалъ. Ворча и проклиная американскіе порядки, наша барыня не могла всеже не усадить этого серьезнаго человъка въ черномъ сюртукъ и не осмълилась не отпустить "спящей царевны"... Въдь Матвъй Лозинскій обучился языку и пришель за нею, и наша барыня не ръшилась "прибавить злобы къ силъ его"...

Не правъ Генри Джоржъ въ томъ, что допускаетъ возможность разрушенія нашей цивилизаціи и возстаетъ противъ въры современнаго человъчества, которую онъ называ-"оптимистическимъ фатализмомъ"---въры въ то, что естественное развитие современнаго общества, повелительное требование соціальныхъ законовъ приведетъ человъчество къ спасенію. Онъ забываетъ о томъ, что Лозинскіе непрерывнои безконечно идутъ черезъ города, обучаются тамъ "языку" и возвращаются къ номеру 1235-му, чтобы взять свою "спящую царевну"... Это фатально.

Жизнь полна символовъ. Всъ истинные поэты, не будучи "символистами", знаютъ это.

Нашевремя—время справедливости; милосердіе перестало удовлетворять. Недаромъ Тетеревъ горячо протестуетъ противъ того, что зло слъдуетъ оплачивать добромъ. Онътребуетъ, чтобы добро цънили и строго-честно платили за него. "Нозазло—всегда платите сторицею зла. Будьте жестоко щедры, вознаграждая ближняго за зло его вамъ. Если

онъ, когда вы просили хлѣба, далъ камень вамъ, опрокиньте гору на голову его"...

Жизнь полна символовъ. Раскрыть ихъ, углубиться въихъ смыслъ, освътить эту глубину-чрезвычайно интересно и полезно. Драма Горькаго "Мъщане", какъ произведеніе тинно поэтическое, полна символовъ, и мы намърены когда-нибудь вернуться къ ней. Мы попробуемъ вычитать изъ этихъ символовъ распадъ мъщанской семьи Безсъменова, разсмотримъ, какъ и насколько научился "языку" воспитанникъ мъщанской семьи-машинисть Нилъ, **уходящій изъ этой мѣщанской семьи** плохо обучившейся съ совсъмъ "языку" Полей, чтобы съ нею создать новую семью. По символамъ поэта мы попробуемъ представить себъ будущую семью Нила, его домъ. Не будетъ-ли и его домъ-м-вщанскій? — По символамъ мы опредълимъ, уяснимъ себъ молодыхъ мъщанъ: Петра, уходящаго изъ дома отца, но о которомъ Тетеревъ убъжденно говоритъ: "Не безпокойся, старикъ., твой сынъ воротится., онъ немного перестроитъ этотъ хлѣвъ.. переставитъ мебель и будетъ жить,

какъ ты"...—и Татьяну, принужденную остаться у отца и жальющую людей, которые върятъ... "Въдь жизнь всегда была такая, какъ теперь... мутная, тъсная... и всегда будетъ такая"...

Мы попробуемъ, сопоставляя символы, -- сравнить между собою бывшаго аббата Пьера Фромана, разорвавшаго съ "милосердіемъ" мѣщанства и ушедшаго къ требующимъ справедливости; машиниста Нила, здороваго желудкомъ и душой, воспитанника Безсъменова, върящаго въ то, что "наша возьметъ" и любящаго ковать "злую, жгучую, безформенную массу" по которой "бить молотомъ— наслажденіе"; бродягу Тетерева -- "вещественное доказательство" преступленія мъщанскаго общества,-ходячій бродильный робъ- и... хотя-бы стараго мечтателя стараго общества, иного міра— Исаію — ... "И будутъ строить дома и жить въ нихъ; и насаждать виноградники и ъсть плоды ихъ. Не будутъ строить, чтобы другой жилъ, не будутъ насаждать, чтобы другой ълъ".

Левъ Мовичъ.





Я надъ моремъ стою... Предо мною гряды Мшистыхъ скалъ, расщепленныхъ волнами, А за ними просторъ, голубая вода, Съ отраженными въ ней небесами... Изъ прозрачныхъ глубинъ выбъгаютъ струи И стремятся къ землъ изнуренной... Ей несутъ онъ пъсни и ласки свои. Манятъ къ жизни иной, обновленной. Но тяжелые камни усъяли путь Милымъ въстникамъ вещней отрады... Бьются волны въ бездушную, жесткую грудь, Силясь сдвинуть утесовъ громады... Бьются волны... Порою отхлынутъ назадъ, Пропадая въ лазури безслъдной, И опять набъгаютъ, и снова звенятъ Пъснью бодрою, пъснью побъдной. Но безъ страха слѣжу я за этой борьбой И тверда моя юная въра:

Близокъ часъ: и размоетъ немолчный прибой Расщепленныя, дряхлыя шхеры...

Сергъй Оедоренко.





скаго обывателя. — Трезвое отношеніе. — Новый путь, свободное слово и независящія обстоятельства. — Добрые съятели и злыя съмена. — Законный бракъ и незаконная отставка, — Декольтированное неприличіе. — Вицъ-мундиръ изъ коленкора. — Борцы за оловянныя пуговицы и казенный покрой. — Независимость личности. — Сборища безъ водки и картъ, — Противозаконіе. — Цензура подъ цензурой. — Счастье и правда. — Званные и избранные. — Около литературы. — Прощаніе Герцена съ Россіей. — Сахалинъ, какъ колонія. — Годная культура; Г. Энгельгардтъ на отвътственномъ посту. — Богъ и мамона. — Писательская честность и критическій доносъ. — Изъ прошлаго. — Бюрократическія записки. — 1-я военная гимназія и ея директоръ. — Особые педагогическіе пріемы. — Печальный конецъ.

"Въстникъ Европы" Ноябрь.—"Правда" Октябрь.—"Русское Богатство" Октябрь.—"Образованіе" Октябрь.—"Русскій Въстникъ" Октябрь.—"Міръ Божій" Ноябрь.—"Русская Мысль" Октябрь.—"Новый путь" Октябрь.—"Русская Старина" Ноябрь.

Послѣ долгихъ лѣтъ зимней стужи и непогоды повѣяло какъ будто живительнымъ тепломъ. Весна ли это или первые признаки выздоровленія послѣ долгой томительной болѣзни, но несомнѣнно одно: русское общество и выразительница его мнѣній, чаяній, надеждъ и грезъ, повременная печать заговорила, пробудилась къ жизни и въ узкихъ предѣлахъ, отведенныхъ ей, поставила рядъ вопросовъ.

Оживленіе мысли сказалось ясно. Прошлое отходить въ область преданія, на см'єну ему идеть будущее и, гоня мракъ долгой полярной ночи, загарается день. Заря занимается, и предразсв'єтныя сумерки окрашены уже ея розовымъ сіяніемъ; т'єни ночи еще борются со св'єтомъ, полчища ихъ въ посл'єдней схваткъ стремятся одол'єть его, но "св'єть св'єтить, и тьма его не объять". Не остановить того, что должно быть неизб'єжнымъ. За зимой идеть весна. Но весву ли встр'єчаемъ мы теперь?!

Характеризуя иедавнее прошлое, "Въстникъ Европы" даеть такую картину:

"Мучительный разладъ, слишкомъ долго отравлявшій нашу жизнь"— "подавленіе началъ мъстнаго самоуправленія и самодъятельности, необходимых для благоустройства и благополучія страны",— "непонятный антагоннямъ между обществомъ и правительствомъ".

Мучительный разладь, отравлявшій нашу жизнь и проистекавшій отъ недовірія къ къ обществу, выражавшійся вътысячахъ медочахъ, сивняется теперьобратнымъ теченіемъ. путь пройдеть до конца. Старый Конечно. зультаты его у всъхъ на лицо. замвчаеть тоть же "Ввстникъ Европы", "въ средъ, сродившейся съ тьмою, благоденствовавшей подъ ея покровомъ, върившей въ ея безконечность, возникаеть явное или худо сврываемое смятеніе. Формы, которыя оно принимаеть, бывають различны. Параллельно съ упорнымъ отстанваньемъ старины, нежеланіемъ признавать самое существованіе перем'яны, идуть усилія приспособиться къ новому теченію - приспособиться къ нему, конечно, чисто-вившинить образомъ, обезпечивая за собою возможность отступленія на прежнюю позицію".

И невозможное бываеть возможнымъ...

Русское общество давно ждало призыва на самостоятельную работу, какъ ждеть теперь простора для свои съ духовныхъ силъ н творческаго духа. Безъ нихъ всякая созидательная работа невозможна. Закръпощеніе дало только одни отрицательные результаты. Всв лучшія силы общественнаго организма, обреченныя на небытіе, должны естественно хиръть и замирать; визсть съ удаленіемъ лучшихъ общественныхъ элементовъ отъ активной работы выдвинулись ряды дъятелей новой формаціи.

Эти "плоды до времени созрълые" хорошо знали одно лишь, что на "безлюдьи и вома дворянинъ".

"Дворянствующіе на безлюдьи Оомы" во очію, ясно доказали и свою неспособность, и любовь къ общественному пирогу, и благоговъніс предъ шкурными вопросами, и умъніе священнодъйствовать во храмъ бога "держи носъ по вътру".

Но какъ подъ снѣжной пеленой невредимо прозябають и готовы къ вовой жизни всходы, такъ обстонть дѣло и съ лучшими русскими силами.

"Правда" отывчаеть, что последнія "захиръли и процали лишь для самого правительства, для данной полосы, государственной жизни. Дъйствительно, что стало съ печатью, общественнымъ мивніемъ, школой, самоуправленіемъ, союзной свободой, публичными правами общества? Ограничительныя мфры, принфиявшіяся главнымъ образомъ въ административномъ порядкъ, задержали развитіе всей нашей періодической прессы и привели ее къ такому забитому состоянію, что печать -- мы говоримъ о такъ-называемой легальной печати — совствив перестала быть выразителемъ общественнаго мизиія. Все, что могло инсть жгучій общественный интересъ. — вменно обо всемъ этомъ и нельзя было писать. Общественное инвніе могло бы выражаться и въ другихъ формахъ, помимо печати, но и этихъ, и безъ того ограниченныхъ правъ постепенно лишилось русское общество".

Таково прошлое. Оно сознается встии и, по втрному замтчанію "Русскаго Богатстіва", теперь "даже въ лагерь крайнихъ реакпіонеровъ проникло сознаніе той истины, что 
несеніе равныхъ обязанностей предполагаетъ 
пользованіе равными правами. Надо ли говорить, что практическое примъненіе этой 
истины въ жизни государства не допускаетъ 
инкакихъ ограниченій и оговорокъ? Свобода 
вовъсти, сопровождаемая ограниченіями, не

ACCURATION NAMES OF TAXABLE PARTY.

будеть уже свободою совести. Неполное равноправіе національностей будеть равносильно полному отсутствію равноправія между ними. Въ обовкъ этихъ случаяхъ нётъ въсущности м'яста ни для какого средняго положенія, и одно только признаніе за каждымъ гражданиномъ всёхъ государственныхъправъ, внё всякой зависимости отъ его религіи и національности, явится со стороны государства д'яйствительнымъ осуществленіемъ принципа дов'єрія къ населенію".

Старое изжито. Молодое, доброе, здоровое течение должно побъдно выйти впередъ. Русская интеллигенція переживаеть теперь переходное время.

Возвращаться назадъ нельзя. Прошлое опредълилось вполнъ и рисуется ясно, да, наконецъ, "все въ Божьемъ міръ идетъ впередъ, совершенствуется". Въ этомъ залогъ прогресса. Отрана, отказавшаяся отъ послъдняго, обрекаетъ себя на плъсень коснънія и застой, гибельный для всякаго живаго организма. Впередъ! Только здъсь жизнь в побъла.

"Назадъ возврата не должно быть: ждетъ кипучая работа, наконившаяся за все время застоя, когда русская жизнь была похожа, по выражению ниязя Трубецкого, на "дортуаръ въ участкъ", говоритъ Миръ Божсий.

"Какъ въ спертой атмосферѣ долго непровѣтриваемой комнаты, куда давно непроникалъ им одинъ лучъ скѣта, въ нашей, застоявшейся общественной жизни накопившіяся кучи всякаго сора и затилый удушливый воздухъ мѣшаютъ всякому движенію, не позволяютъ вздохнуть полной грудью, энергично и честно, не токмо за страхъ, а за совѣсть—взяться за трудъ, за устройствонашего общественнаго быта"...

"И чтобы теперь взяться за трудъ общественнаго устроенія, необходимо прежде всегодать людямъ вздохнуть свободно, распутать тъ безчисленныя путы, которыя вотъ ужедвадиать пять льтъ неустанно накладывальсь на наши ноги в руки. Снять эти путы—вотъ что необходимо прежде всего. Иначевстве слова о "довъріи" такъ и останутся словами".

Если въ концъ нятидесятыхъ годовъ русское мыслящее общество жило одной горячей върой, одной мечтой объ освобождении милліоновъ рабовъ, привътствуя священныйактъ 19 февраля, если въ эпоху великихъ. реформъ общество какъ одинъ человекъ съ напряженіемъ слідняю за созидательной работой правительства, то теперь им переживаемъ такой же канунъ великой реформы--раскръпощенія общества. Оно нетерпъливо ждеть, чтобы слова о доверіи превратились въ дело, и оно сама смело и свободно смогло приняться за созидательную работу, свободное отъ всякихъ путъ и окрыленное з собственной иниціативой и энергіей; тогда дъйствительно наступить весна въ русской жизни. А весвою солнце светить, весною птицы поють, не ради отдыха рабочаго человъка. Для него весна и работа - - синонимы. Этой работы для нашихъ общественныхъ работниковъ наконилось такъ много...

Въ пору ликованій и надеждъ россійскаго обывателя "Образованіе" задало строгій, но справедливый вопросъ-, Что предпринимается обывателемъ для его собственнаго избавленія отъ грозящихъ ему ранъ и скорпіоновъ? Высказался ли онъ за необходимость созданія учрежденій, гарантирующихъ его оть подобныхъ переспективъ? Нътъ, онъ все только ликуеть по поводу начальственнаго къ нему благожелательства и благорасположенія, не задумываясь даже о томъ, что самое его ликованіе, можеть быть, будеть очень скоро внесено въ его формулярный списокъ въ качествъ "поступка", указывающаго на несомивно вредный его, обывателя, образъ мыслей и потому вынуждающаго начальство принять по отношению къ обывателю либо меры карательныя. либо предупреждающія и пресъкающія"...

Но... "тымы низкихъ намъ дороже насъ возвышающій обманъ". Обманъ мечты и грезъ, которыя такъ різдко дійствительно сбывались подъ россійскимъ небомъ.

Надъяться черезъ-чуръ и обольщаться надеждами, не шевсля ни однимъ изъ десяти пальцевъ, дъло скверное. Преувеличивать значеніе факта еще того хуже. Петербургская оттепель не есть еще весна... Это всегда слъдуетъ помнить...

Во всякомъ случать, событія всколыхнули спящее общество. Оно повтрило въ лучшіе дни и хочеть, чтобы ему повтьрили хотя въ "горчичное зернышко".

И еще ясно одно:

— Назадъ дороги нътъ.

Почти тоже самое отивнаеть "Русская Мысль". Признавая серьезное значение фактовъ новой полосы, журналъ полагаетъ, чтовь общественномъ деле и къ хорошему, в къ худому надо прежде всего относиться трезво, не приходя въ восторгъ и не впадая въ отчаяніе, а стараясь уяснить себъ дъйствительный размъръ и значение происходящихъ явленій, чтобы правильно опредълить наше собственное къ нивъ отношеніе, им'тя въ виду, что при этомъ на первомъ планъ для насъ долженъ стоять вопросъ не о платоническомъ сочувствін, а объ активномъ содъйствіи проведенію техъ началъ, которыя лежать въ основаніи общественнаго и государственнаго благоустройства, и въ выполнени связанныхъ съ этими. началами насущных задачь, делающихся ближе и возможные при возникновени новыхъ условій. Въ данномъ случав, опредъляя размъръ и значеніе неремвны, создаваемой темъ направленіемъ, въ духѣ котораго предполагаеть действовать новый министръ, мы видимъ, что и самъ онъ предостерегаеть отъ слишкомъ большихъ ожиданій. Большихъ поременъ не будетъ, говорить опъи им совершенно понимаемъ это. Въдь чтотакое въ самомъ деле русскій министръ, хотя бы и министръ внутреннихъ дълъ? Какъ и всякій другой правительственный даятель, онъ есть не болве какъ исполнитель предначертаній верховной власти и можеть дійствовать, какіе бы ни были его личные взгляды, только въ предълахъ ея указаній. Поэтому н замбна одного министра другимъ вовсе не выражаеть собою радикальной перемъны въ направлении внутренней политики".

Въ реформированномъ "Новомъ Пути", напечатана интересная замътка Д. С. Мережковскаго "О свободъ слова" и рядомъ напечатано выразительное извъщеніе:

"Внутренняя хроника" не могла быть напечатана въ этой книге "Новаго Пути" по независящимъ отъ редакціи обстоятельствамъ. Итакъ, по независящимъ отъ "свободнаго слова" обстоятельствамъ внутрення хроника не появилась. Обращаемся къ статъъ г. Мережковскаго. Сравнивая положеніе борца за свободу слова Ивана Аксакова съ послъдующимъ и настоящимъ положеніемъ русской повременной печати, авторъ приходитъ къвыводу, что, о чемъ въ 1880 году можно было думать и говорить даже съ "высоко-

мноставленными лицами" безъ маленией, вироченъ, надежды, быть понятымъ, о томъ въ 1862 году можно было не только говорить, но и писать въ подцензурныхъ издажияхъ".

Выпуская первый нумеръ своего изданія безъ предварительной поизуры, Аксаковъ инсаль: "мало было правды во всемъ стров нашего общественнаго развитія; мы добились того, что самое слово искривилось... слово изъ цензорскихъ рукъ выходило искальченное".

"Что бы почувствоваль Аксаковь, задается вопросъ въ "Новомъ Пути", если бы узналъ, что черезъ сорокъ леть (сорокълеть--- да ведь это во всемірной исторін срокъ, достаточный для рожденія и умиранія цізлыхъ культуръ, принтра народовъ!) саныя эти слова о цензуръ сдълаются почти не цензурными, что не только свобода печати не станеть дъйствительною правдой, а не подобіемъ, но и самого подобія мы почти "лишимся и что фусской печати придется говорить не фистулою, а какими то нечленораздёльными звуками, похожими не то на смешной голосъ Петрушки, не то на ужасный хрипъ человъка, котораго душать. Бъдный Аксаковъ! Въдные всъ мы! И какъ еще только мы можемъ надъяться"!

Въ ходъ назадъ авторъ видитъ роковую опибку отцовъ, всего русскаго образованнаго общества. Она заключалась въ томъ, что послъднее въ великомъ дълъ освобожденія всенароднаго недостаточно почувствовало себя народомъ.

"Мы должны сознавать, заканчиваеть авторъ, что начиная освобождение русскаго слова и совъсти, им приступаемъ къ задачъ, же менъе, а можетъ быть болъе ръшительной и всееобъемлющей, чъмъ освобождение жрестьянъ. Это не продолжение и конецъстараго, а начало новаго, начало всего"...

Ликующимъ и праздноболтающимъ о весив не мъшало-бы призадуматься надъ этимъ, чтобы не попасть въ просакъ и ноябрьскую оттепель не принять за весну настоящую.

Въ ноябръ не убираютъ шубъ, не раскупориваютъ оконъ, ибо за ноябремъ идетъ декабрь. Такъ по крайней мъръ по календарю. Хотя и врутъ всъ календари, но предсказатели погоды врутъ еще болъе. "Иллюзіи тибнутъ — факты остаются".

Будемъ же ждать этихъ самыхъ фактовъ,

но не уподобнися пловцамъ, сидящимъ у моря и ждущимъ погоды.

Море бурно, непогодна ночь, но заря брежжить, надеженъ руль, и свъть маяка свътить.

Путь ясенъ: "назадъ возврата нътъ".

Естественно, что за главнымъ забывается второстепенное. Вопросы нашей общественности, выдвинутые на очередь, заслонили въ журналахъ всв другія темы. Съ нихъ мы и начали свой обзоръ. Нарисовавъ общую картину настроенія русскаго мыслящаго общества, насколько оно могло выразиться въ печати, переходимъ къ не очереднымъ темамъ.

Очень содержательна и интересна октябрьская книга "Русскаго Богатства".

Продолженіе полубеллетристических очерковъ г. С. Подъячева "Среди рабочихъ" отмъчено тою же талантливостью автора. На этотъ разъ дается недурное описаніе работъ въ монастыръ.

Монастырская гостинница, или "страння", переполнена народомъ. Привычные къ темнотъ рабочіе стояли, не зная куда примоститься. Сомнънія разръшилъ вошедшій монахъ.

"Онъ исподлобья окинулъ всёхъ маленькими глазами и, обернувшись къ намъ, спросилъ тоненькимъ голоскомъ:

— Вы, рабы Божьи, что?.. Ночевать?.. Аткеда... Дальніе?..

— Да, отецъ, ночевать бы, — отвътилъ дядя Юфимъ, — да, вишь, тъсненько словно.

— Идите за мной, — сказалъ монакъ и пошелъ черезъ всю "странню" къ небольшому чуланчику съ маленькимъ оконцемъ-глядълкой на поредней стънкъ.

Подойдя, онъ досталь изъ кармана ключъ и, отперевъ имъ небольшой висячій замокъ, открылъ дверь и сказалъ:

— Проходите, рабы Божьи!

Онъ пропустилъ насъ и, заклопнувъ за тонкую тесовую дверку, заперъ ее на крючокъ.

- Зд'всь, рабы Вожьи, у меня и переночуете, сказаль онъ, дорого я съ васъ не возьму... всего по три коп'ьйки съ челов'вка. И, какъ бы извиняясь, съ улыбкой пояснилъ: Гръщенъ, табачишко потребляю... то, се... А гдъ взять?..
- Что говорить, согласился Юфимъ, вст мы гръшны... вст во плоти... "Духъ



бодръ, плоть немощва"—сказано въ святомъ писанія.

— Вотъ, вотъ, обрадовался монахъ, самое это! Кладите сумки въ уголокъ... Не бойтесь, цълы будутъ. А спать ужо на полу ляжете... Тъсновато оно, да за то спокойно. Опять и вшей здъсь поменъ, чъмъ на страннъ.., Присяльте!..

Въ каморкъ было тъсно, неуютно, мрачно. Маленькое оконце за желъзнай ръшеткой, точно въ тюрьмъ выходило куда то въ заборъ и давало сквозь грязныя стекла мало свъта. Въ переднемъ углу висъли иконы и картинки духовнаго содержанія. Подъ иконами стоялъ столикъ, и на немъ лежала необыкновенно толстая въ кожаномъ переплетъ книга. Около печки, входившей одной своей стороной въ каморку, стояла узенькая на козлахъ кровать, на которой валялась грязная, сальная подушка и, вмъсто одъяла, старый подрясникъ.

Уголокъ былъ не изъуютныхъ".

Далъе ярко описывается сценка монастырской кормежки голодной толпы, или по выраженію монаха, злой роты. Слъдующая колоритная сцена бесъды рабочихъ съ монахомъ, кончается печально. Монахъ оказался совсъмъ не тъмъ, чъмъ казался. Послъ возліянія душа распахнулась. Распахнулась и не удержалась отъ соблазна дальнъйшаго. Послъ выспреннихъ ръчей послъдовало такое "интервью".

Онъ замолчалъ и долго сиделъ молча, тяжело дыша и сопя носомъ.

- Рабъ Вожій!— зашепталь онь опять и опупаль меня руками: -- а, рабъ Божій!... Что я тебѣ скажу?
  - Что?
- Дай инъ на шкаликъ, а? Христоиъ Богомъ прошу, а? Я заслужу...
  - Запьянтешь!—сказалъ я.
  - Ничего... дай, а?.. Дашь?
  - Да гав-жъ ты добудешь теперь?
- У Владиміра... ужъ я добуду... рабъ Вожій... родной! Онъ вдругъ всталъ на кольнки и, наклонившись, поцъловалъ меня. Дай!.. Дай, Христа ради! Онъ захлюпалъ. За-а-служу я тебъ... пожалъй... ты добудешь... Богъ те за это впятеро невидимо пошлеть... дай!..

Онъ ползалъ на колънкахъ, хватая меня руками и хлюпая.

— Спаси Христосъ! Спаси Христосъ!—

залепеталъ онъ, получивъ отъ меня 15 ж.— Спаси Христосъ! Родной ты мой... не можалълъ, далъ... Деньги—тлънъ... душу спасай... душу... душу...

— Душу! — повторилъ онъ еще разъ уже за дверью, и мив слышно было, какъ онъ, топая большими сапогами, шелъ по

"страннъ" къ выходной двери...

Отецъ Зосима былъ настоящивъ козяиномъ: поторговался и сладился по тридцать копъекъ поденно каждому рабочему. Работа оказалась, вопреки увъренію о. Зосимы, трудной. Рабочіе изъ силъ выбились, за тозосима оказался на высотъ: монастырскуюкопъечку сохранялъ и пріумножалъ, экономя веллъ...

Разсказъ прерывается и неизвъстно, какуючесть великую воздали рабочів монастырскимълюдямъ за ихъ хлъбосольный пріемъ... Хотя: рабочіе и объдали за отдъльнымъ столомъвъ трапезной, хоть къ нимъ и посадили монаха, съ которымъ "мускоротно былоимъ сидъть за однимъ столомъ", но рабочимъ понравились "каша добрая и щи съмонастырской капустой. А собственно монашеская ъда, которую они только видъли, какъ монахи ъдять, понравилась еще больше.

И добрыя щи, и капуста съ огородовъбыла для нихъ принесена, а все таки, глядя: на пищу монаховъ, многіе изъ рабочихътолько облизывались.

О, зависть людская,—грѣхъ ихъ смертный! Впрочемъ, есть и другіе не мен'я важные грѣхи.

Тяжелое, гнетущее впечатлъніе, живо в бойко скомпанованное, производять "Замътки учителя" А. Петрищева. Авторъ передаетътолько факты изъ горемычной учительской жизни. Нъкоторые изъ нихъ давно извъстны, потому что давно успъли облетъть страницы. петербургскихъ и провинціальныхъ газеть: другіе представляють плодъ собственныхъ горестныхъ "Замътокъ" автора, но въ общемъ. предъ читателемъ развертывается яркая, зачерченная съ огонькомъ и дарованіемъ художника-беллетриста, картина. Невольно возникаетъ вопросъ: какимъ образомъ ждать свяполож добрыхъ съ кошнищами, полными всхожихъ свиянъ на нивъ народной, когда сама обстановка, въ когорой воспитываются н живуть эти діятели, похожа скорве на прозябаніе, на кошмаръ, на что угодно, —

только не на разунную действительность?!

Подлинная дійствительность такова, что свіжему человіку въ ней невозможно не задохнуться, не свихнуться и не пойти по проторенной дорожкі петличекъ, отличій въ лямкі чиновничьяго хомута и мелкихъ вожделіній о благі присныхъ.

Учитель формалисть, бюрократь въ вицмундирномъ фракъ, застегнутомъ на всъ пуговицы, таковъ типъ педагогическій для преуспъвающихъ. Онъ пъстунъ и хранитель основъ школьнаго строя, печальникъ и заботникъ о подрастающемъ поколъніи. Все остальное, какъ во всей русской жизин, не во двору. Наша школа, какъ и ея педагоги, консервативна и инертна; все свъжее, живое считается здъсь гръхомъ и непозволительнымъ либерализмомъ.

Наши городскія и убадныя училища съ якъ программою 1870 г. давно являются жакими то пережитками старины.

О последнихъ и ихъ педагогическомъ составе такого же арханческаго типа и ведетъ главнымъ образомъ речь г. А. Петрищевъ.

Учитель называеть учениковъ на "вы". Это, на взглядъ "штатнаго смотрителя", либерализмъ, требующій для своего искорененія содъйствія директора народныхъ училищъ".

Учитель связанъ путами и въ школъ, и въ частной жизни, своего рода рабъ своей профессіи.

Учительница появилась на балу въ бальномъ платъв, принявъ твмъ самымъ "легкомысленный, свътскій видъ", и ей даютъ "почувствовать все неприличіе такого поступка". И кто даетъ? Тотъ самый инспекторъ-папаша, дочь котораго въ "декольтированномъ видъ" пляшетъ на томъ же балу.

Что находить приличнымъ папаша для дочери, то инспекторъ-папаша "ставить на видъ" своей подчиненной.

Учительница выходить замужъ, и опять таки это ей ставится на видъ. Законный бракъ влечетъ за собою незаконную отставку, ибо иъстуны дътской правственности въ заботахъ о дътяхъ высказывають открыто слъдующіе принципы: напр., какъ одинъ изъ инспекторовъ М—въ.

— Ну, конечно! — сталъ доказывать М—въ. — Дъти народъ догадливый. Фантазія у нихъ живая... И вдругъ — какаянибудь Марья Ивановна — извините за выраженіе, брюхатая ходить! Судите сами,— что могуть подумать ученики?.. Эге, моль, Марья-то Ивановна наша того... Разумъется, каждый этакій мальчишка сейчась же представить со вобым онерами, какь это ділается... Богь знаеть что! Послів этого что жъ остается: развратныя картинки развів въ власов развішивать?...

М—ву напомния, что "Марьт Ивановит" всетаки не запрещено выйти замужъ за

учителя и стать натерью.

— Да, конечно, — согласился М—въ, — такіе браки уже уступка съ нашей стороны... Но, во-первыхъ, они большая ръдкость. А во-вторыхъ, туть другая психологія. Вы понимаете: учитель—тотъ же отецъ; учительница—та же мать. Въ такихъ случаяхъ святыня семейныхъ отношеній отъ соблазнительныхъ мыслей охраняетъ. Семейственное начало много значитъ...

Присутствовавшій при разговор'є учитель П. скромно предложилъ мысль:

— Не следуеть-ли, — сказаль онь, — ходатайствовать объ установлени закона, чтобъ беременныя женщины на улицу не выходили и вообще ученикамъ ноказываться не смели?.. Дабы юношество не развращалось...

Всё засмёнлись, кром'в М—ва, который вполн'в серьезно, какъ бы не допуская мысли, что въ словахъ подчиневнаго см'веть заключаться пронія, отв'єтиль:

— Къ сожалънію, такое ходатайство не будетъ уважено. Это было бы слишкомъ большимъ стъсненіемъ для обывателей. Знаете ли, въ бъдной семьъ... Вотъ потому-то закрытыя учебныя заведенія и предпочтительнъе открытыхъ.

И все это высказывается съ апломбомъ, въ серьезъ, и далеко не одиножды.

Школа, долженствующая стремвться къ развитію индивидуальности въ учащихся лолгое время сознательно и безсознательно, дълала большое, но злое дъло:

Она усиленно подгоняла все и встахъ подъ одинъ шаблонъ.

Въ заботахъ объ однообразін, инспектора и директора училищъ сугубое вниманіе обращали "на личность" учителя.

Личность должна быть вполнів безлична. Даже воротникъ и галстухъ не должны были выдівляться изъ общаго уровня. Всів какъ одинъ. Преслівдовалась франтоватость, преслівдовалось и неряшество. Мъстныя власти пытались было установить итетто въ видъ формы даже среди народныхъ учителей.

До какой ретивости доходили борцы за оловянныя пуговицы и казенный покрой сюртуковъ, говоритъ следующій, приводимый г. Петрищевымъ, фактъ:

"Такой опыть, между прочимь, въ началь 90-хъ годовъ быль сделань однимь изъ инспекторовъ народныхъ училищь Донской области. Здесь, по станицамъ распространены приходскія училища, которыя дають учителю права государственной службы.

Этимъ и воспользовалась инспекція и предписала учителямъ "являться на службу" въ вициундирахъ или фракахъ, установленнаго для чиновъ министерства народнаго просъбщенія образца.

Опыть, однако, не удался, по вин'ь н'ькоего Ивана Андреевича, учителя весьма находчиваго и остроумнаго.

-- Получилъ я эту бумажку,---разсказывалъ Иванъ Андреевичъ, — зло меня взяло. Ну, думаю, погоди жъ, два целковыхъ не пожалью, а штуку выкину... Купиль я коленкору синяго. Старыхъ пуговицъ, спасибо, окружные учителя дали... Давай, говорю, женка, фракъ шить. Сивется. — "Что жъ, говорить, -- давай". Вечеровъ пять мы надъ этимъ дъломъ сидъли. Однако, сшили. Сталъ я примърять. Жена въ хохотъ. .... "Молчи, .... говорю, — теперь намъ какъ бы только начальство не прозъвать". - "Небось, говорить, не прозъваемъ". И точно, не прозъвали... Инспекторъ на тройкъ къ школъ, я фракъ на плечи и выбъгаю встръчать. Онъ ажъ попятился. — "Что это, говорить, на васъ"?---"Фракъ-съ, говорю, ваше высокородіе! Матеріалъ, говорю, дорогой—по пятнадцати копъекъ аршинъ. Есть еще лучше, по семнадцати, да денегь у меня, ваше высокородіе, не хватило"... Молчить его высовородіе... Ладно. Пошли мы на урокъ. Увидъвши меня, ребятишки мон подняли хохоть...- "Извините, говорю, ваше высокородіе, --- съ ними это каждый разъ бываеть, когда я фракъ одъваю... Они сейчасъ успокоятся"... Посмотрълъ онъ, знаете-ли, на меня и отвернулся. — "Идите, — говорить, что-нибудь другое оденьте"...

Посл'я этого случая "его высокородіе" на распоряженій своемъ о фракахъ не настанвало. Отъ великаго до сивиного одинъ лишь шагъ. Такъ было и въ данномъ случать.

Что же удивительнаго, если лучшія силы уходять прочь оть тернистаго ноприща или преждевременно рано становятся инвалидами, неспособными къ борьбъ, и только единичные рыцари духа и долга остаются върными себъ, тогда какъ остальные тянуть съ проклятьемъ лямку? Труденъ ихъ путь, а всяческія терніи и чертополохи затрудняютъ каждый шагъ. Но герои ръдки, рыцари своего долга и призванія считаются единицами, а не тысячами.

Прибавьте къ этому полную матеріальную необезпеченность учителей нязшихъ пколъвъ особенности, и предъ вами вырисуется картина безотрадно тяжелаго положенія интеллигента, за чечевичную похлебку прохівнявшаго свое первородство, свою независимость, отдавшаго молодость, энергію и растратившаго весь пылъ душевный не на борьбу не съ главнымъ врагомъ—нев'яжествомъ, а съ в'ётренными мельницами въ від'є подозрівнія, недов'єрія, опеки и оплев інія независимости челов'єріємої личности.

Нужда—постоянная спутница жизни учителя. Газета, книга, театръ, общество, дъти все это роскошь непозволительная, недоступная для семьи, у которой подчась въ домъ хлъба не бываетъ...

Нельзя безъ боли душевной читать слъдующія строки изъ дневника учителя, приводимыя авторомъ въ его "Замѣткахъ":

"Два года назадъ, иншетъ этотъ учитель въ своемъ дневникъ, я еще жилъ высшимъ кругомъ идей и понятій. Каждое явленіе интересовало меня не столько само по себъ, сколько по отраженію въ немъ вопросовъ общаго характера. И эти общіе вопросы волновали меня, я улавливаль въ нихъ малъйшіе отгънки, больль и страдаль ими; болвлъ тою особенною болью, которая повышаеть человъка и даеть ему полноту человъческаго, а не животнаго существованія. Теперь иначе. Крыдья кръпко завязли въ съти соображеній, ужъ слишкомъ конкретныхъ, слишкомъ конечныхъ и узкихъ. То высшее, чемъ недавно такъ славно дышалось, уходить куда-то прочь. Да и жизнь вся, съ ея вихремъ разнообразныхъ запросовъ, съ ея красками, блескомъ, сочностью, уплываеть также прочь. И что ни часъ, то дальше. И я чувствую себя, какъ пассажиръ,

вывинутый за борть на пустынный берегь. По всей ввроятности, то же чувствуеть и Наля.

Въ последнее время я часто ловию себя на мысляхъ, совершенно не поаволительныхъ. Это случается, обыкновенно, въ классе и преимущественно на уронахъ литературы, нанболе любимыхъ ученикамя. Ученикъ читаетъ какой-либо отрывокъ, а я начиваю соображатъ, насколько хватитъ техъ древъ, которыя вчера куплены, или какъ нужно распределить жалованье, чтобъ осталось на башмаки женъ. Ести такія мысли упорно лезутъ въ голову, я становлюсь золъ. На завтра ученики говорятъ меть:

 Вы, Василій Николанть, вчера не въ дух'в были.

Я краситю и отвъчаю:

Съ вами развъ можно всегда въ духъ
 бытъ...

И отъ этой лжи еще болье красивю.

Пока межъ мною и учениками отношенія добрыя и сердечныя. Ребята откровеньы со мною, не стісняясь разсказывають про столкновенія съ другими учителями, візрять моей порядочности, убіждены, что не донесу, не передамъ начальству, не обижу. Но я ужъ началь лгать, и, стало быть, черезъ 2—3 года будеть совсівмъ не то.

Порою я чувствую себя, какъ человъкъ, который тонетъ и уже послъдинии, слабъющими усиліями держится на водъ. И хочется конкнуть:

Братцы, тону въдь я—спасите"!
 Но кто отзовется на отчаянный крикъ? Някто.

За то по части всякаго рода учительскаго общенія дівло обстовть очень строго. Туть отзывается всякій и званный, и избранный и доносить по начальству о недозволенныхъ сборищахъ безъ картъ и водки. Безъ картъ и водки, какъ навъстно кому слъдуетъ, собираются на Руси только злоумышленники. При общемъ недовъріи "злоумышленниками" еще недавно было полно наше общество и крикъ "тащи и не пущай"! раздавался куда громчее, чемъ отчаянный вопль действительно утопающихъ, погружающихся "въ тину нечистую медкихъ помысловъ, жалкихъ страстей".

Опека надъ личностью дошла, наконецъ, до того, что усердными опричниками серьезно решался кое где вопросъ о праве

учителей бывать "безъ въдома начальства въ гостяхъ". Съёзды учителей долгое время казались жупеломъ, и за сін незаконным сборища см'яльчаки платились насиженными м'ястами. Все это факты, какъ равно зарегистрированный, долгое время оставшійся спорнымъ и вздорный, въ сущности, вопросъ: въ правъли учитель читать книги, не допущенныя ученымъ комитетомъ.

Въ самомъ возникновеніи подобнаго вопроса, въ долгихъ спорахъ о немъ уже ясно намъчается то несоотвътственно ложное положеніе, въ которое поставлена у насъ педагогическая корпорація, — особенно корпорація учителей низшихъ школъ, болъе терпимыхъ, чъмъ любимыхъ, болъе дозволяемыхъ, чъмъ поощряемыхъ...

Учитель, подвергающійся выговору за выписку на собственныя деньги разр'ященныхъобщей цензурой, но "неодобренныхъ журналовъ",— это уже такой фактъ недавняговремени, дальше чего идти некуда.

Да, положеніе народнаго учителя въ Россій еще такъ недавно было положеніемъсвоего рода отверженнаго парія. И что же удивительнаго въ жалобахъ и сътованіяхъ о томъ, что общій уровень учителей понизился, что учителя бъгуть въ сидъльцы винныхъ лавовъ, въ акцизъ, куда угодно, только смыть съ чела печать отверженности своей неблагодарной профессіи? Неудивительно также, если "пульсъ умственной жизни, какою полна страна, перестаетъ биться для учителя. Съ человъкомъ сдъланотоже, что съ пальцемъ, который туго на туго стянуть бичевкой: къ нему прекращевъ доступъ живительныхъ и освъжающихъ соковъ".

Оздоровление нашей школы должно начаться съ главнаго: съ раскръпощения всего школьнаго строя.

Бюрократизмъ и опека дали свои плоды. Они у всъхъ передъ глазами. Итоги урожав извъстны.

Новая, реформированная швола ждетъ иныхъ новыхъ д'ятелей, новыхъ людей и новаго къ нимъ отношенія. Въ старые м'яхи не льютъ молодого вина...

Живо и бойко написаны (въ томъ же журналѣ) очерки г. В. Владыченко: "За счастьемъ и правдой". Русскій путешественникъ — гонимый родиною странникъ, подобно пилигримму къ святымъ мъстамъ, при-

нужденъ былъ нокать за далекивъ океаномъ ндеала счастья и правды. По нимъ стосковался онъ дома.

Въ целомъ ряде образныхъ картинъ проходятъ предъ читателемъ типы и силуэты гражданъ великой республики и, подобныхъ автору, сыновъ чужой земли—эмигрантовъ.

Колоритно описаны собственныя вытарства русскаго путещественника, познавшаго, что счастье не приходить сразу, не валится съ неба, и правду приходится везд'в отвоевывать и отстанвать грудью...

Ни счастья, ни правды не нашель русскій закинутый въ Америку человікть, со скуднымъ кошелькомъ, съ малой приложимостью своего труда къ работі.

И родина была мачехой, и чужбина оказалась не любвеобильной. Только потребность счастья и правды, неудовлетворенная, сдавленная, осталась и мучить, и жжеть. Счастье и правда, гдв вы?!

Впрочемъ, г. Владыченко не разочаровываеть омониательно читателя. Давъ рядъ мрачныхъ картинъ своей борьбы за право жить, за жусовъ насущиаго хлѣба со стороны русскаго интеллигента, даже голоднаго, не знающаго иного бога, кромъ правды и совъсти, авторъ заканчиваеть свое повъствованіе объщаніемъ разсказать въ другой разъ о томъ, что онъ нашелъ въ своихъ дальнъйшихъ странствованіяхъ.

Очерки Н. И. Тимковскаго "Около Литературы" ("Русская Мысль"), не претендуя на особую оригинальность и глубину, бойко зачерчивають и вкоторые штрихи нашей литературной жизни. Фигура редактора "Истины добра и красоты", вычно суетящагося, вычно занятаго, сквачена жизненно. Чуть замытень шаржь. Скука и томленье редакціонной жизни, редакціонный департаменть зачерчены живо. Жизнь писательская уходить, лучшія селы тратятся "на дёло". но результатовы не видно. Результаты печальные. Сошель со сцены одинь, "исписался" другой, выдохся третій, обратился вы отщепенца четвертый, и общее впечатльніе таково:

"Все кажется, что упущено что то важное, ушло безвозвратно самое дорогое, и не знаешь, что это "самое дорогое". А въдь это оно очень просто: ушло самое главное—"жизнь"—говорить одинъ изъ симпатичныхъ

героевъ очерка Тымковскаго, писатель Гортанскій.

"Нестерпимо грустно" резюмируетъ онъ свои наблюденія. Дъйствительно грустно, больво до слезъ, и рвутся проклятія.

Провлятія, но не примяреніе съ той "разумной дъйствительностью", которая обратила людей въ пишущія машины и, подобно машинамъ, поставила ихъ въ загородки... Что ужъ туть говорить о высокихъ предметахъ, когда писатель самъ признаетъ себя отравленнымъ литературой...

Литература—ядъ. Дальше этого сознанія идти некуда...

Отмътимъ въ томъ же журналъ статью г-жи Некрасовой "Герценъ и его хлопоты о заграничномъ паспортъ", составленную по новымъ даннымъ и матеріаламъ еще не бывшимъ въ печати.

Душно было въ Россіи. Повздки заграницу считались своего рода вольнодуиствомъ, и разръшеніе давалось медленно. Герцену пришлось на себъ испытать тяжесть подобныхъ мытарствъ. Наконецъ, желанный паспортъ выданъ.

21 января (по Герцену 19-го) 1846 г. готовы были два возка. Предполагалось, что Герценъ съ семьей пробудеть заграницей не болъе года. Вышло, однако, иначе. Это было послъднее прощание съ Россией.

Тройки съ друзьями провожали Герценовъ вплоть до первой станціи, которая лежить отъ Москвы въ 30 верстахъ. Тамъ. "на бъломъ сиъгу, въ Черной грязи" простились друзья:

..., мы тамъ въ послъдній разъ сдвинули стаканы и, рыдая, разстались", разсказывалъ черезъ нъсколько лътъ Герценъ.

Кто же рыдаль?

И онъ, и они... всв плакали.

"Помню, какъ я ревѣла, провожая Герценовъ за границу,—писала Т. А. Астракова много лѣтъ спустя, въ письмѣ къ Н. А. Огаревой, — такъ что Наташа (жена Герцена) чуть не разсердилась. "Странно, Таня,—говорила она,—точно ты насъ хоронишь. Да, вѣдь, не на всегда мы уѣзжаемъ, будь увѣрена, мы скоро вернемся".

"Плакали не одић дамы, плакали и мужчины, плакалъ даже суровый на видъ, холодный острякъ, Е. О. Коршъ, который, по словамъ Грановскаго, умълъ шутить и острить въ то время, когда его "дъти болъють", а туть и онъ... плакаль, разставаясь съ Герценомъ.

"Былъ уже вечеръ, возовъ заскрипълъ по снъгу... Мы смотръли печально вслъдъ, но не догадывались, что то были похороны и въчная разлука. Всъ были на лицо, одного только не доставало, ближайшаго изъ ближайшихъ, онъ одинъ былъ боленъ и какъ будто своимъ отсутствиемъ омылъ руки въ моемъ отъёздъ".

Сахалинъ — прачное убъжище бывшихъ людей — далекъ отъ какого бы то ни было Земель культуры. благоустройства. ЯЛЯ пишеть въ томъ же журналь г. А. Овичъ, никто не измърилъ, никто не приступалъ къ культуръ земли. Ничего не сдълано, чтобы эти земли при помощи меліоративныхъ работь, каковы "осушка болоть, пережиганіе и глубокое перепахивание торфянниковъ, улучшеніе физическихъ свойствъ почвъ изъновъ хвойныхъ лесовъ внесеніемъ въ нихъ обильнаго удобренія" и пр., могли бы сдівлаться культурными.

"Почему же ихъ не принимать въ разсчеть при суждении о сельско-хозяйственной емкости Сахалина? Правда, такія работы не подъ силу отдельнымъ хозяевамъ; но у сахадинской администраціи есть много средствъ для того, чтобы не наваливать на нихъ еще и этой тяготы. Половина каторжныхъ, какъ мы видели раньше, ровно ничего не делаеть, еще процентовъ двадцать заняты такими работами, которыя съ успъхомъ могли бы быть выполняемы гораздо меньшимъ числомъ слабосильныхъ, непригодныхъ къ тяжелымъ работамъ. Почему эта армія тунеядцевъ не могла бы быть употреблена на устройство дорогъ, на корчевку лъса, на осущение болотъ и т. д. На Сахалинъ говорять, что трудъ ссыльно-каторжныхъ мало продуктивенъ, что эти испорченные люди неспособны ни къ какому систематическому труду и что, наконецъ, работы въ большихъ разифрахъ потребовали бы усиленія конвойной команды, которая, однако, всетаки не гарантировала бы островь оть побъговъ. Все это предразсудки, такъ же мало основательные, какъ н многіе другіе. Предразсудки, которые поддерживаются тыпь настойчивые, что они, повторяю, во многихъ отношевіяхъ очень удобны: ими маскируется недостатокъ яниціативы, отсутствіе вдумчивости, интересакъ д'алу и живого отношенія къ нему".

Сахалинъ какъ колонія представляеть вст черты русской колонизацін. Стравно слышать, что до сихъ поръ на островъ общее протяженіе дорогь не превышаеть 30 версть. Пути сообщенія между Корсаковскимъ постомъ и Крильонскимъ маякомъ, где живутълюди, которымъ, по крайней мере, разъ въ мъсяцъ необходимо побывать въ посту Корсаковскомъ, чтобы запастись провизіей: "на разстояній 127 версть здісь нивется 16 бродовъ; изъ нихъ 13 вовсе непроходимы даже въ небольшіе паводки, которые въ горахъ случаются весьма часто и совершенно неожиданно: чуть промель где-нибудь вверху дождь, и инчтожный ручей ведулся свир'впымъ потокомъ, который рветь съ корнемъ деревья и ничего не щадить на своемъ-DYTH".

Въ такихъ мъстахъ приходится пережидать, пока не спадеть вода.

Есть тамъ такія благодатныя мъстечки, гдѣ на протяженіи 15 версть тропа 52 развлеребрасывается съ берега на берегь одной и той же рѣчки, которую или приходится переходить по перекннутому бревну, или бродить по скользкому каменистому руслу. "И такъ ходять, —говорить, описывая сахалинское бездорожье, бывшій начальникъ главпаго тюремнаго управленія А. П. Саломонъ, — не для какихъ-нибудь изслѣдованій, а для того, чтобы доставить въ населеніе, еще не соединенное дорогой, муку, солонину, соль, топоры, мотыги и т. п. Иногда случается добираться такимъ образомъ до своей паствы и священнику со Св. Дарами".

Да, чтить другимъ, а культурой мы вообще похвастаться не ситемъ.

"Другъ Владиміра Соловьева и Василія Величко", г. Николай Энгельгардтъ всегда отличался двумя добродътелями: скромностью и талантливостью. Истинные таланты всегда скромны, в г. Энгельгардтъ былъ всегда таковъ и въ то время, когда онъ сочинялъ свои стихи и сказочки, и когда оттачивалъ перо для "Новаго Времени" и даже тогда, когда, создавъ съ помощью ножницъ и клея по Пыпину, Скабичевскому и другимъ источникамъ свою знаменитую "Исторію русской литературы", подготовлялъ къ печати не менъе достославный "Очеркъ Цензуры".

Скромность и таланть не заемныя добродътели. Скроменъ и талантливъ г. Энгельгардть и теперь, садясь въ кресло вершителя внутренней политики "Русскаго Въстиника".

Попъ-всегда по приходу.

Если бывшій московскій органъ Каткова приводиль къ присягь и заставляль исповъдываться другихъ "како въруеши"? то г. Энгельгардть въ другомъ бывшемъ дътищъ Каткова, перевезенномъ изъ Москвы для воспитанія въ храмнну Виссаріона Комарова, теперь исповъдывается самъ. Исповъдь исповъди рознь, но г. Энгельгардть по исповъдальной части мастеръ настоящій, заправскій художникъ.

Онъ начинаетъ просто, но съ достоинствомъ, въ манеръ нарочито архаической, соблюдая стиль Страстного бульвара настоящихъ временъ.

\_Приступая къ постоянному веденію въ "Русскомъ Въстникъ" отдъла, посвященнаго обсужденію внутренних вопросовъ, т. е. текущей русской действительности, мы т. е. г. Энгельгардть, не полагаемъ необходимымъ выясненія съ нарочитой подробностью (?!) техъ основныхъ точекъ зренія, съ которыхъ ны будемъ обсуждать событія, для читателей журнала. Если даже обязательная для каждаго писателя скромность и заставляеть насъ предположить, что наша работа въ другихъ изданіяхъ читателянъ "Русскаго Въстника" не достаточно извъстна, то всетаки (sic!) и на страницахъ этого журнала мы имъли уже случай съ достаточной обстоятельностью выяснить наше міросозерцаніе. (Статья "Земля и государство". Р. В. 1902).

Съ самой первой строки, напечатанной нами съ самаго перваго дня нашей десятилътней пока (?!) дъятельности въ печати, во всъхъ изданіяхъ, въ которыхъ мы только помъщами и помъщаемъ статьи наши, въ публичныхъ ръчахъ и чтеніяхъ съ кафедры ученыхъ обществъ (т. е. Русскаго собранія въроятно?!), мы неуклонно исповъдывали, разрабатывали и защищали міросозерцаніе народное, покоящееся на исконныхъ творческихъ русскихъ началахъ, на тысячелътнемъ перковно-религіозномъ, государственно-правовомъ и экономическо-общественномъ опытъ Россіи, на тріединомъ основаніи Православія, Самодержавія и Народности.

Это міросозерцаніе для себя мы и выстрадали, и выработали.

"Не будучи посл'єдователями такъ называемаго "экономическаго матеріализма", который совершенно подчиняеть экономик'в проявленія духовной д'ятельности народа и смотрить на посл'єднія, только какъ на "идеологію", мы всец'яло принимаемъ однако идею взаимоотношенія права, хозяйства и върованій народныхъ.

Скромность г. Энгельгардта поразительная онъ снисходить до своего читателя и, преподнося ему собственную автобіографію, требуеть только одного: признанія его Энгельгардтовскихъ "заслугъ".

Заслугъ у г. Энгельгардта, действительно, иного. Тріумвирать клея, ножниць и "собственно Энгельгардтовской спайки создаль ему почетную изв'встность, хотя съ другой стороны онъ совершенно третируетъ любопытство читателя и "съ нарочитой осторожностью" обходить эти проклятые вопросы, представляясь только въ видъ Николая Энгельгарата, сногшибательнаго публициста изъ "Новаго Времени" и претендующаго на ученость болтуна Русскаго Собранія, въ качествъ пользовавшагося лестнымъ дружескимъ расположениемъ двухъ замъчательныхъ русскихъ писателей-публицистовъ и въ общенін съ ними почерпавшаго бодрость для трудной работы сторонника русскаго направленія". То были-покойные-геніальный русскій мыслитель Владиміръ Сергвевичъ Соловьевъ и прекрасный поэть и мученикъ русской иден (?!) Василій Львовичъ Величко.

"Пусть живая память о нихъ согрѣваеть наше перо и поддерживаеть насъ высокимъ примѣромъ духовнаго подвижничества въ предстоящемъ отвѣтственномъ трудѣ"!

Какое прекраснодушіе, какая глубокая любовь къ другу ошую—Владиміру Соловьеву и другу одесную—Василію Величко.

Эхъ, гг. Энгельгардты, ищущіе духовнаго подвижничества въ предстоящемъ "отвътственномъ трудъ" и тревожащіе твни друзеймертвецовъ для саморекламы, не о васъ, конечно, ръчь. Но въ своемъ "прекраснодушін" не выдали ли вы себъ сами достойнаго аттестата?

Соловьевъ и Величко не ставятся на одну доску. "Мученикъ русской иден" и яркій противникъ узкаго націонализма были друзьями

г. Энгельгардта. Тамъ, гдѣ стоялъ богъ одного друга, тамъ не было бога для другого. Свѣтлый храмъ и капище, свѣтлый богъ любви широкой, всеобъемлющей и ненависть расовая, узкая—таковы были боги, которымъ поклонялись друзья публициста изъ "Русскаго Вѣстника". А онъ самъ—вѣрный дружбѣ—"почерпалъ въ общени съ этими двумя несравнимыми людьми" бодрость "для трудной работы сторонника русскаго направленія".

Врядъ ли когда нибудь рука "друга" Соловьева поднялась бы для благословенія г. Энгельгардта на такой путь. Мертвые срама не имуть, но лгать на нихъ живымъ стыдно, хотя бы и съ "нарочитою цълью" собственнаго искупленія.

Впрочемъ, "искатели живоносныхъ началъ

правды" изъ "Русскаго Въстника" ни съ правдой, ни съ читателями не церемонятся.

Подъ критическимъ соусомъ г. Стародумъ преподноситъ обвинительный актъ въ два печатныхъ листа о "Міръ Божьемъ" и его "космополитическомъ либерализмъ". До сихъ поръ эта отрасль критики въ кавычкахъ не составляла обычной принадлежности, ищущихъ и жаждущихъ правды, публицистовъ. Она находилась въ въдъніи иного департамента.

Критическое донесеніе, именуемое "журнальнымъ обозрѣніемъ" подробно, шагъ за шагомъ, прослѣживаетъ годичную дѣятельность "Міра і Божія" со всѣми пріемами настоящаго сыска.

Блистательно доказавъ вредоностность подцензурнаго журнала, г. Стародумъ патетически восклицаетъ:

"Если прислушаться къ словамъ "Міра Вожьяго", то во всемъ Вожьемъ мір'в нѣтъ ничего хорошаго. Небосклонъ—съраго цвѣта солдатской шинели, жизнь сосредоточилась въ мелкихъ грязныхъ углахъ человъческаго униженія. Вездѣ недохваты, недостатки, ошноки, злоупотребленія. Жизнь государства никого не интересуетъ. Мрачно, трудно, обидно, скверно.

"Вотъ, и самообразовывайтесь при посредствъ этой разводки въ желатинъ либерализма патогенныхъ микроорганизмовъ, которая называется комунственно "Міромъ Божіемъ", и учитесь ненавидъть родину и при возможности ниспровергнуть ея основы.

"Это дъло самообразованія сводится къ дълу растлівнія читателей ко всическому соблазну.

"Руководители "Міра Божьяго" забыли все на свётё, кромё своей ненависти къ Россіи, они ищуть улова въ полуразвитыхъ людяхъ и, старансь, какъ сказано, все забыть, забыли и слова Спасителя о томъ, что лучше повёсить себё на шею жерновъ мельничный и броситься въ пучну морскую, нежели соблазнить единаго отъ малыхъ сихъ".

Останавливаться на этой стать в мы не будемъ.

"Критическая разводка на желатин'в реакціи патогеннаго микроорганизма въ вид'в г. Стародума (выражаясь его колоритнымъ стилемъ) можетъ съ достоинствомъ продолжать свое "богоугодное д'вло".

То, что возбраннется писателямъ, гг. Стародумамъ вполнъ разръщено.

Доклады не критика, а между докладчикомъ и критикомъ есть разница, но гг. Стародумы во что бы то ни стало хотятъ соединить несоединимое: и капиталы нажить, и невинность соблюсти...

Безпринципность не брезгуетъ никакими средствами: въ этомъ ея спла. Но и подобная сила въ рукахъ бездарности обращается въ слабость, не вызывая ничего, кромъ улыбки презрънія и гадливости...

Крайне объдны историческимъ матеріаломъ последнія книжки нашихъ историческихъ журналовъ.

"Русская Старина", осиротвимая вивств съ кончиной своего редактора Н. Ө. Дубровина, имветь дъйствительно видъ бъдной сироты.

Безконечныя записки чиновника до мозга костей В. А. Инсарскаго занимають чуть ли не треть ноябрьской книги, очень мало радуя взглядъ. Скучно читать безконечную канитель quasi историческаго повъствованія довольнаго собой бюрократа и его горести, волненія и радости, не выходящія изъ узкаго круга канцелярскихъ впечатльній, свътскихъ сплетней и начальственныхъ благоволеній.

Тягучій, чисто канцелярскій языкъ, потуги на остроуміс, возведеніе мелочей "входящихъ и исходящихъ" чуть ли не въ "перлъ созданія"—таковъ основной тонъ этихъ запи сокъ.

Для характеристики, для обрисовки, того, какъ бумага управляеть людьми чиновничьяго средоствиія, он'в могуть быть и характерны, но и только. Любопытень пожалуй еще и

ихъ тонъ — олимпійски важный, сосредоточенно серьезный, какъ приличествуетъ тону "особы".

Врядъ ли русская исторія вообще и исторія правленія князя Барятинскаго на Кавказѣ потеряла бы много отъ того, если бы потомкамъ осталось неизвѣстнымъ, что "въ назначенный часъ у князя собирались всѣ", что "пользующееся этою честью раздѣлялись на два разряда: одинъ почетнѣйшіе и ближайшіе, къ числу которыхъ и я былъ отнесенъ (Инсарскій занималъ должность правителя канцеляріи намѣстника), имѣли постоянное приглашеніе обѣдать у князя, другіе, не почетнѣйшіе и не ближайшіе, приглашались въ извѣстномъ очередномъ порядкѣ".

Еще менте знаменательно, что князь любиль покушать: окропка и холоднякть составляли его любимыя блюда, а самъ Инсарскій занимался въ Тифлист между прочимъ выдтакой кваса, который онт считалт могущественнымъ лекарствомъ противъ (своей) желчной болтанн, и поэтому его "камердинеры, превыше встать другихъ обязанностей должны были владтть искусствомъ дълать квасъ".

Кому это, скажите на милость, интересно? Развѣ что бумага все терпить, но редакціи почтенной "Старины" зачѣмъ понапрасно изводить бумагу, предавая тисненію всякую квасную поэзію литераторствующихъ бюрократовъ, услаждая симъ quasi историческимъ чтеніемъ своихъ читателей?

Продолженіе длинныхъ "Воспоминаній педагога" фонъ-Бооля дало рядъ недурныхъ штриховъ для обрисовки педагоговъ переходнаго времени конца 50 годовъ.

Корпуса упразднены. Мѣсто ихъ заняли военныя гимназіи. Симпатіп автора всецъло на сторонъ послъднихъ, но онъ безпристрастно отмъчаеть одинъ ръзко бросающійся фактъ: созданіе новаго зданія на старомъ подгнившемъ фундаментъ. 1-ая военная гимназія преобразована въ корпусъ. Директоръ Н. П. Гартонгъ признанъ неспособнымъ и убранъ съ своего поста; но кукушку промъняли на ястреба.

Замъститель Гартонга Е. П. Баумгартенъ оказался человъкомъ такихъ же малыхъ способностей. Человъкъ "до крайности ограниченный", генералъ считалъ себя, какъ всъ людн его складки, необыкновенно умнымъ.

Отъ природы онъ былъ наделенъ двумя

талантами: многоречіемъ и противоречіемъ. Эти таланты заменяли генералу принципы. По части последнихъ онъ былъ невиненъ, какъ ребенокъ въ день рожденія. Отсюда брали начало сценки, хотя и мало назидательныя въ педагогическомъ смысле, но любопытныя.

"Является Баумгартенъ въ старшій возрасть во время приготовленія уроковъ. Воспитанники встали. Езумгартенъ велълъ имъ садиться и обходить ихъ, выискивая случай, что нибудь заметить, чтобы пуститься въ разсужденія. Дежурный воспитатель—Лейхть, молча идетъ за нимъ. Воспитанники молча уставили глаза свои въ книги, кажется, въ порядкъ; но Ваумгартенъ не можетъ обойтись безъ разговора, онъ останавливается между столами и начинаетъ: "Вы, господа, занимаетесь? (молчаніе). Но что это за замъчаніе? Каждый изъ васъ сидить и читаеть про себя. Это не занятія, надо, чтобы одинъ читалъ другому и объяснялъ ему, тогда только каждый пойметь то, что ему не понятно". На эту тему Баумгартенъ продолжалъ говорить, наконецъ, пошелъ въ спальню.

"Здъсь онъ видить, что двое воспитанинковъ занимаются у столика около кровати, онъ подходить къ нимъ. "Вы что здъсь дълаете"? — Занимаемся. "Какъ же вы занимаетесь"? — Я, говорить одинъ изъ нихъ, объясняю ему по математикъ.

"Да, это значить, что одинь читаеть, а другой ничего не дівлаеть. Такъ нельзя заниматься. Надо, чтобы каждый изъ васъ занимался отдівльно и самостоятельно приготовляль урокъ. Разойдитесь въ разныя мітета и занимайтесь отдівльно".

И все это въ присутствіи одного и того же воспитателя, на протяженіи десяти минуть два діаметрально противоположныхъ взгляда на занятія. Тъмъ не менъе этому принципіально убъжденному педагогу было поручено явиться преобразователемъ заведенія!

О старыхъ корпусахъ г. фонъ-Бооль не высокаго мнѣнія. Военная дисциплина была плохой воспитательницей. Она сдерживала страхомъ наказанія дурныя наклонности дѣтей, но не искореняла ихъ. Восинтаніе, основанное на одномъ страхѣ наказанія, должно бы скоро оказаться никуда негоднымъ. Зданіе грозило разрушеніемъ, и нужно было подумать объ его капитальномъ ремонтѣ.

Но ремонтъ былъ произведенъ слишкомъ поспъщно.

Ломка взяла больше времени, чімъ созданіе новаго строя. Формализмъ вмісті съ буквої дствомъ вторгся и въ новыя рамки, и то, что существовало на бумагі, далеко не было проведено послідовательно и разумно въ жизнь.

Показная сторона и суетное самолюбіе "преобразователей" въ родѣ Баумгартена должны были дать плоды. Сочинялись не существующіе протоколы не существовавшихъ засѣданій и предавались тисненію, а дѣло не двигалось ни на шагъ.

Фигура главнаго распорядителя Баумгартена зачерчена г. фонъ-Боолемъ во весь ростъ. Недурны также и отдъльныя характеристики педагоговъ, въ томъ же числъ извъстнаго географа Бълоха и учителя русскаго языка Н. Л. Ломана, остроумнаго со-

трудинка "Искры" Курочкина, перу котораго г. фонъ-Бооль ошибочно приписываеть изв'єстное стихотвореніе: "Я былъ титулярный сов'єтникъ, она генеральская дочь \*)"...

Конецъ этого талантливаго безспорно человъка былъ печальный: онъ сошелъ со сцены, хотя и съ титуломъ превосходительства, но спившись въ конецъ.

Ник. Н-въ.

\*) Настоящее обозрвніе было уже въ наборъ, когда появилось по этому поводу въ одной изъ петербургскихъ газетъ опроверженіе со стороны маститаго П. И. Вейнберга: стихотвореніе, приписываемое фонъ-Боолемъ перу Ломана, принадлежитъ Гейне изъ Тамбова (псевдонимъ П. И. Вейнберга). Въ двухъ появившихся книжкахъ "Русской Отарины" редакція не обмолвилась ни однимъ словомъ о своей промашкъ. Тако пишется исторія въ "Старинъ"...

Н. Н.





І. Отечественная "канцелярщина".—Медпительность и волокита.—Совмъстительство,—Наши Маеусаилы и формализмъ.—Новыя пъсни. — Дъло о погруженіи разночинца въ воду и невыхожденія онаго изъ нея. — II. Наши консерваторы.—Ишутъ редактора. — Слъды оппозиціи. — Яростныя обвиненія и растерянность. — III. Монастырскія тюрьмы. —Книга А. С. Пругавина —Критическія примъчанія і еромонаха Александра. —Причины ссыпокъ. — Будущее. — IV. Обыватель и провинція. —Порядокъ и правила. — Кіевская весна. — Человъческій голосъ и "холодная". - Суздальскій Мининъ. — Коньякъ и конвой. — Надежды и ожиданія.

1.

Не такъ давно всё наши газеты обошелъ слъдующій воистину "курьезный" случай, очень характерный для нашей бюрократической медлительности и спячки. Нъкій американецъ пытался взять въ Россіи патенть на свое изобрътеніе. Пытался это онъ, пытался и, наконецъ, получилъ свою привиллегію, а получивъ удовлетворительный отвътъ, благодарилъвъжливымъписьмомъ, въкоторомъ выражалъ удивленіе по поводу хорошей памяти министерства: "что касается меня, — писалъ онъ —то я давно забылъ про свое изобрътеніе".

Нужно замътить, что между его заявленіемъ и полученіемъ отвъта прошли три долгихъ года. Срокъ, надо отдать справедливость, достаточный, чтобы внушить уваженіе американцу, успъвшему за это время «дълать десятокъ другихъ изобрътеній, стать **милліонеромъ**, обанкротиться и снова нажить состояніе.

Но для нашего обывателя срокъ въ три года не можеть представить ничего удивительнаго. "Дъло не медвъдь — въ лъсъ не убъжитъ" и "тише ъдещь, дальше будещь" — эти истины нашей дъйствительности ой-ой какъ извъстны!

Всякій, внимательно изучающій теченіе нашей провинціальной жизни, знаеть, что трехл'єтній срокъ ожиданія отв'єта изъ центральнаго в'єдомства — сравнительно еще очень и очень "Божескій" и даже прямотаки короткій срокъ. Прим'єровъ настоящаго, многол'єтняго томленія провинціальная жизнь даеть необыкновенно много. Остановимся хотя на н'єкоторыхъ изъ нихъ:

26 сентября 1887 г. херсонская губернская управа обратилась въ николаевскую мъщанскую управу съ просьбой о присылкъ изъ общественныхъ суммъ на пополнеміе больничной недошики за пользованіе николаевскаго ивщанина Соколова въ губернской психіатрической больниць 82 руб. При этомъ управа указала, что въ случат деньги не будуть высланы, она вынуждена будеть обратить взысканіе на общество понудительнымъ порядкомъ. Отвътъ на это отношеніе отъ николаевской мыщанской управы, какъ сообщаетъ "Южн. Р.", послъдовалъ только 19 ноября 1904 года, т. е. болье чёмъ черезъ 27 лётъ. Мъщанская управа увъдомляетъ, что Соколовъ вошелъ въ составъ общества безъ пріемнаго приговора и потому призрѣнію со стороны общества не подлежитъ.

Такой изнурительной волокиты требуетъ у насъ почти безъ изънтія всякое общественное діло. Утванное Духовщинское собраніе слушало, напр., только что сліта учищую "сказку про білаго бычка", которая названа была "діломъ объ открытін новаго училища. Исторія представляется въ сліта училища.

Въ городъ Духовщинъ имъется зданіе упраздненнаго казеннаго виннаго склада. Земство ходатайствовало объ открытіи въ немъ сельско-хозяйственной учебной мастерской, на что послъдовало принципіальное согласіе министерства финансовъ, и мастерская должна была открыться съ 1901 — 2 учебнаго года. Но въ 1901 году министерство народнаго просвъщенія просило объ открытіи въ немъ ремесленнаго училища типа министерства народнаго просвъщенія. Отдълъ промышленныхъ училищъ отнесся сочувственно къ ходатайству и ассигновалъ для приспособленія зданія и на оборудованіе мастерскихъ 16.000 р.

Засимъ діло поступило въ містныя учрежденія министерства народнаго просвіщенія, гді тянется уже боліве двухъ лість безконечная переписка и переканія съ архитекторомъ по поводу технической смісты, а пока въ зданіи бывшаго склада прогнила крыша. Ко времени окончанія переписки по смість зданіе навірно потребуетъ капитальнаго ремонта, что вызоветь новую переписку о расходахъ, не предусмотрівнныхъ смістой и т. д.

Опасаясь дальнъйшей затяжки и усматривая изъ доклада гласнаго К. И. Ровинскаго, что переписка по дълу о преобразования ливенскаго реальнаго училища въ техническое училище уже тянется 10 лътъ, о пре-

образованіи жиздринскаго городского училища въ училище садоводства — 5 лѣтъ, а переписка по вопросу объ открытіи ремесленнаго училища въ с. Павловѣ тянулась-20 лѣтъ, духовщинское земское собраніе, постановило: просить телеграмой министра народнаго просиъщенія ускорить разръшеніе вопроса объ открытіи ромесленнаго училища въ г. Луховщинъ.

Не будемъ увеличивать числа подобныхъпримъровъ, иллюстрацій нашего обычнаго-"потихонечку, да по полегонечку съ развальцемъ да съ прохладцою".

Каждому по личному опыту прекрасно, слишкомъ хорошо даже извъстно, какъ часто-"дъло не медвъдь", которому не полагается убъгать въ лъсъ — скрывается вмъсто этогоподъ сукно.

Какія причины вызывають это явленіе, приносящее безусловно иного вреда въ общей жизни нашей страны?

Еще недавно въ нашей печати промедькнуло мижніе, будто бы медлительность эта. цъликомъ обязана распространенности у насттой болжани, какая называется "совмжстительствомъ". Совмжстительство — это несомижнио серьезная язва нашего чиновническаго строя. Но видъть въ ней корень зла, да еще весь цъликомъ, было бы, по меньшей мъръ, близоруко.

Свою роль играеть и оно, это правда. Правда тымъ болъе несомивная, что совмъстительство это достигаетъ у насъ прямотаки неправдоподобныхъ размъровъ. Человъкъ "числится" на десяткахъ самыхъ разнообразныхъ мъстъ, и времени у него хватаетъ только развъ на исправное получение жалования по всъмъ его должностямъ, для дела же времени совершенно не остается. Изъмножества примъровъ совмъстительства, оглашенныхъ за послъднее время, остановился только на одномъ.

Можно ли совм'встить несовм'встимое или, иначе говоря, "объять необъятное"? Симбирскій городской голова М. А. Волковъсвоимъ прим'вромъ показываеть, что можно. Этотъ общественный д'ятель, въ одно и то же время представляетъ собою:

"городского голову, купеческаго старосту, предсъдателя городского комитета попечительства о народной трезвости, попечительнаго совъта комерческаго училища, городской санитарно-исполнительной комиссіи, учи-

лишной комисін, правленія дома трудолюбія, комиссій по управленію городскимъ детскимъ пріютомъ, сиротскаго суда, зав'ядующаго горолской богадъльней, завъдующаго Николаевскимъ домомъ призрвия, директора губерискаго попечительнаго о тюрьмахъ комитета, товарища председателя городского Александровскаго попечительнаго совъта о бъдныхъ, непремъннаго члена губернскаго статистического комитета, непремънного члена попечительнаго совъта ремесленнаго училища графа Ордова-Давыдова, члена губериского по земскимъ и городскимъ деламъ присутствія, губерискаго распорядительного комптета, губерискаго по промысловому налогу присутствія, губерискаго комитета попечительства о народной трезвости, губернской оціночной комисін, окружного правленія Императорскаго Россійскаго общества спасонія на водахъ, комитета Караманнской общественной биоліотеки, увзднаго училищнаго совъта, биржевого комитета, непремъннаго члена попечительнаго совъта женской гимназін, гласнаго утаднаго земскаго собранія, гласнаго губернскаго земскаго собранія.

Итого, ровно 27 должностей.

Какъ пріятно, должно быть, живется г. М. А. Волкову, если только три дня въ теченіе мѣсяца онъ набавленъ отъ полученія жалованія. Понатужиться бы ему еще 3 мѣста взять — вотъ бы каждый день но получкъ то и пришлось. Какъ отражается подобная "въ 120 лошадинныхъ силъ служба" совмѣстителей на пользѣ дѣла и на интересахъ обывателей — ясно, конечно, само собой.

Эта, одна изъ причинъ нашей бюрократической волокиты, указывается особенно часто.

Наряду съ этимъ выдвигается и еще одна причина, еще менъе исчерпывающая сущность вопроса.

Все дёло, виднте ли, въ томъ, что у насъ чиновники изъ пользующихся властью и звачениемъ— почти безъ исключения люди пожилые и даже совсёмъ таки старики.

Не имъ бороться съ рутиной, не имъ сообщить новыя силы бюрократической, едваедва движущейся машинъ.

Указаніе на чрезм'трную норму возраста нашихъ канцелярскихъ зевесовъ по существу своему бесусловно правильно.

Вотъ, напримъръ, послъдній, только что въ Ярославлъ произведенный подсчеть "Мавусанловъ" тамошняго губерискаго правленія. Одинъ изъ старшихъ советниковъ, П. В. Ивакинскій, 64 леть, на службѣ состонть 44 года. Счетный чиновникъ по экзекуторской части В. П. Папоновъ, 64 летъ, служить 43 года. Регистраторъ 2-го откъленія П. Р. Голосовъ, 62 леть, служить 42 года. Начальникъ газетнаго стола А. Ф. Ничикъ, 63 летъ, состоитъ на службе 43 года. Делопроизводитель строительнаго отделенія Н. Н. Тошаковъ, 65 леть, служить уже 43 года. Губернскій архитекторъ И. И. Окербломъ на службъ въ правленія состоять не особенно давно, но общая сумма льть. проведенныхъ имъ на службъ, довольно почтенна — 42. Но она, конечно, тускиветъ передъ 54 годами, которые провелъ на службъ архиваріусъ В. М. Доброхотовъ, 73 лътъ. А безспорный рекордъ чиновничьяго долгольтія въ Ярославль побиль секретарь правленія Д. О. Преображенскій, 78 літь, который служить ни много, ни мало, какъ 58 леть! Вольшая часть изъ указанныхъ чиновниковъ не имфетъ даже средняго образованія а только аттестаты въ хорошемъ преуспъяніи въ "наукахъ", преподававшихся во время оно въ убздныхъ училищахъ... Невольно задунаешься надъ ненсповедимой мудростью фортуны: 50 летъ назадъ былъ человъкъ ученикомъ школы допотопнаго образца, а теперь, глядишь, ворочаеть колеса губернской бюрократической машины... Не изумительно-ли, сколь способствуеть житейскій опыть усовершенствованію въ знаніяхъ?

Какъ ни ярки приведенные нами примъры, но отдъльныя деревья не могутъ, конечно, заслонить отъ насъ цълаго лъса.

Совивстительство, Манусанловы годы — все это отдельныя развытвления действительно глубоко лежащих корявых корней нашей канцелярщины.

Ужъ на что болъе общая и серьезная причина нашей волокиты—отсутствие свъта, гласности и общественнаго контроля, но и она, эта причина не раскрываетъ нашъ всей сущности этого важнаго, "искони" присущаго нашимъ учреждениямъ недостатка.

За послъднее время обнаруживается много проявленій борьбы съ этимъ зломъ.

Ворьба, какъ и быть слъдуеть, проявляется въ образъ и подобіи все новыхъ и новыхъ просьбъ и ходатайствъ.

Аккерманцы напр., жалуются, что они 14 лкть (!) не могутъ дождаться разрышения на открытие библиотеки.

Недовольны и балашовскіе земцы. А въдь еще и двухъ то лътъ не минуло, какъ они съ своимъ дъломъ возятся — и вдругъ недовольны.

Оказывается, что балашовское земство не могло получить въ теченіе пятнадцати м'всяцевъ отв'вта на свое ходатайство объ одной меліоративной ссуд'в. Сперва ходатайство будто бы затерялось, но и потомъ, могда оно было снова представлено, не могло получить отв'вта въ теченіе ц'влыхъ девяти м'всяцевъ.

Оказалось, затыть, что отдёлъ сельской экономін министерства З. и Г. Им-ствъ проявляеть "упорное молчаніе" по земскому дёлу объодной сельскохозяйственной школі; оказалось также, что балашовскій училищный совіть, несмотря на неоднократныя письменныя и телеграфныя просьбы, также не могъ добиться отвёта на нівкоторые свои запросы оть министерства земледёлія.

Наконецъ, балашовскіе земцы заявили, что можно было бы привести еще много прим'тровъ такой удивительной медлительности.

Терптніе балашовскаго земскаго собранія истощилось, и оно постановило жаловаться министру земледтлія на порядки, установившіеся въ его въдомствъ,

И что всего горше, начальство то, вытьсто того, чтобы жалобщиковъ-то взять, да и простить-оныя ихъ дерзновенныя и неосновательныя жалобы слушать изволять. Воть, напримъръ, характерный и доселъ необывнофакть, который разсказываетъ "Гражданинъ" о "необыкновенномъ въ бюрократической атиосферт "катаклизмт". "Въ нъкое министерство, - разсказываеть "Гражда**пинъ",** — приходить бумага отъ председателя одной изъ земскихъ управъ. Бумага необыкновенная: канцелярскій языкъ председатель рышиль замынить литературнымь, русскимь. Изъ-за такого отступленія отъ формы произошло следующее: директоръ департамента омраченъ и гифвенъ. Призывается одинъ изъ Иванъ Ивановичей, — человъкъ въ канцедярскихъ блудодъйствіяхъ зъло искушенный. Иванъ Ивановичъ быстро наклоняется къ бумагъ, чтобы ее прочесть...

 — Чятайте! — задушеннымъ голосомъ говоритъ директоръ.

Иванъ Ивановичъ начинаетъ читать: слъва: "Предсъдатель N губериской земской

управы", справа: "г. министру такому-то". Затемъ Иванъ Ивановичъ приступаетъ къ тексту и начинаетъ читать;

"Просто теривнія ніть"...

Иванъ Ивановичъ останавливается, вдругъ блёднёя, точно кто-то ударилъ его.

— Дальше, дальше...—истерически говорить директоръ,—читайте громко...

Иванъ Ивановичъ читаетъ вслухъ, но съ замираніемъ въ голосѣ: "пишешь вамъ или не пишешь—все одно, толку никакого"...

Иванъ Ивановичъ замеръ.

- A? Каково?—заговорилъ директоръ.
- Это, знаете, н'ачто небывалое, нев'ароятное, меня просто въ лихорадку бросило... Министру см'ать такъ писать... Себ'а я не позволилъ бы такъ писать, а тутъ министру... Это нельзя такъ оставить!
- Я сейчась пойду къ министру! сказалъ директоръ.
- И я съ вами пойду: коллективнъе будетъ; это чортъ знаетъ, что такое; ну, просто въ ознобъ бросило...

Пошли къ министру.

- Что? Экстренное что-нябудь? спросилъ министръ.
- Не то, что экстренно... небывалая, ваше высокопревосходительство, по дерзости бумага, —докладываетъ директоръ, —извольте полюбоваться!

Директоръ читаетъ.

- Это мн' в пишутъ? прерываетъ министоъ.
- -- Вамъ, ваше высокопр-ство, N-ская губериская земская управа.
  - Это чорть знаеть что такое!
- Мы вотъ съ Иваномъ Ивановичемъ прямо-таки такъ забол'ели.
- Да въ чемъ же д'ало? спросилъ министръ. — Долго не отв'ачали, что-ли?
- Какое долго, всего 18 мъсяцевъ, ваше высокопр—ство!
  - Полтора года, однако!
- Ваше высокопр—ство, съ 90-го года бумаги лежатъ и терпъливо ждутъ очереди, а тутъ какихъ-нибудь полтора года, и такъ писать...

— По какому же делу? — спросилъ миинстръ.

Министръ беретъ бумагу и читаетъ.

- И губернаторъ два раза писалъ, а дъло-то не пустяшное... Нътъ, это вы виноваты; такъ нельзя затягивать дъла; сейчасъ же составьте инъ докладъ!
- Ваше высокопр—ство, не потребовать-ли прежде бумаги съ другимъ изложеніемъ, да мъсяцевъ шесть заставить пообожать въ наказаніе?
- Нътъ, надо скоръе отвътить! Когда директоръ вернулся къ себъ, сълъ за свой столъ и взглянулъ на Ивана Ивановича, его лицо выражало небывалую удрученность и растерянность.

**Ж**ванъ Ивановичъ только сочувственно хлопалъ глазами.

- Ничего не подълаешь! сказалъ Иванъ Ивановичъ.
- Знаете, что все это значить? Мы переживаемъ историческую минуту. Это—ударъ, нанесенный въ самую душу бюрократів. Если бы бумага была написана обычнымъ языкомъ, она была бы прочитана мною, вами и доложена министру обычнымъ путемъ, и принята была бы къ свъдънію. Ни одинъ винтъ механизма, ни одинъ нервъ организма не пострадалъ бы... А представленію губернской земской управы на имя министра, написанному самымъ явно непочтительнымъ языкомъ, дать экстренное и немедленное дълопроизводственное исполненіе, это прямо революція!—заключилъ директоръ.
- Это ужасъ, ваше пр-ство, подтвердилъ Иванъ Ивановичъ.
- Что мы съ вами пережили, благодаря этой бумагь! Черезъ часъ о ней будетъ знать все министерство. Теперь подумайте только о томъ, что произойдетъ въ душъ каждаго чиновника, когда онъ узнаетъ, что по бумагъ на нмя министра, которая начинается словами: "никакого нътъ терпънія" принимается немедленное и экстренное исполненіс!
  - Это ужасъ, ваше пр-ство!

Фактъ этотъ не только чиновникамъ показался необыкновеннымъ. Какъ это ни грустно, но у насъ онъ, дъйствительно не только не обыченъ, но еще и стоитъ въ коренномъ протпворъчін съ историческими сложившимися отношеніями. Издавна повелось у насъ, и, къ прискорбію, считается неопроверживымъ убъжденіе, что не чиновникъ для обывателя, а обыватель для чиновника существуетъ. Отсюда и въковъчная трусость, обывательская трусость Щедринскаго "зайца", который жилъ — дрожалъ, помиралъ—дрожалъ, отсюда полное отсутствіе самаго чувства законности и уваженія какъ къ правамъ своимъ, такъ и къ обязанностямъ, отсюда и многіе иные специфическіе признаки нашего обывательскаго житъя-бытья.

"Віпь глазами начальство" — таковъ одинъ изъ хотя и неписанныхъ, но основныхъ законовъ нашей провинціальной д'яйствительности.

И какіе бы Хлестаковы ни являлись передъ обывателемъ, пользуясь званіемъ начальства, какіе бы противузаконныя требованія обывателю не предъявлялись—онъ безмолствуя исполняеть ихъ и по прежнему ъсть глазами стоящее передъ нимъ начальство.

Много реформъ примъмялись было къ нашимъ канцелярскимъ порядкамъ, къ взаимоотношеніямъ между обывателемъ и начальствомъ.

Но робкія и половинчатыя были до сего времени эти реформы. "Поелику"—и "дондеже" въ оффиціальныхъ бумагахъ зам'янились современными. "Принимая во вниманіе" и "ясходя изъ соображенія", но пользы реальной п ощутимой—пока что — доселъ, не наблюдалось.

Фактъ за фактомъ приноситъ съ собою каждый день. На одной наъ Юго-Восточныхъ дорогъ нашихъ надумали было низшихъ служащихъ, побывавшихъ на отдыхѣ, клеймитъ штемпелемъ на рукѣ, въ отличіе ихъ отъ остальныхъ. Мѣра эта безусловно случайна, конечно. Достойно однако серьезнаго вниманія, что не нашлось ни одного человѣка, который осмѣлнлся бы воспротивиться этому противузаконному клейменію.

Еще фактъ изъ другой области, изъ области нашего формализма, насытившаго собою всю нашу атмосферу.

Петербургская дума на одномъ изъзасъданій своихъ постановила пожертвовать 10,000 рублей въ пользу защитниковъ Портъ-Артура и, кромъ того, открыть сборъ пожертвованій съ этой же цёлью.

Пришелъ въ городскую думу на одинъ

изъ слъдующихъ дней со своимъ пожертвованіемъ нѣкій севастопольскій ветеранъ, полковникъ Богдановъ. Примите говоритъ.—Вотъ для Портъ-Артурцевъ лепту свою примесъ. Невозможно принять,—отвѣчаютъ. Вотъ разрѣшеніе спеціальное получимъ — тогда съ охотой. А пока не можемъ. Долго просилъ полковникъ Богдановъ и добился, наконецъ, своего. Совершенно иной оказалась судьба дальнѣйшихъ жертвователей.

- Извините! Не можемъ принять!.. Разръшение еще не получено. Зайдите, пожалуйста, недъльки черезъ двъ-три. Тогда, должно быть, получится разръшение, и мы возьмемъ ваше пожертвование.
- Да, в'єдь, вы же приняли взносъ полковника Богданова?..
- Взять-то взяли. Ужъ очень неловко было отказать... Человъкъ заслуженный... самъ севастопольской герой и, просто, умолялъ Христомъ Богомъ—возьмите да возьмите! Но это не въ примъръ прочимъ. Будьте любезны, не задерживайте другую публику. Пожалуйте черезъ недъльки двъ... До свиданія-съ!..

Этотъ формализмъ — явленіе у насъ ничуть не менте распространенное и не менте болганенное, чтить и волокита канцелярская. Ужъ на что, кажется, дозволительнее дтало — на Портъ-Артурцевъ пожертвованія, а и туть все же — "нграй назадъ" слышится...

Не приказано еще, дескать... отваливай! "Какъ бы чего не вышло", эта Чеховская формула страха обывательскаго—жива и понынъ во всей своей силъ. "Вшь глазами начальство", "какъ бы чего не нышло" канцелярская волокита", бездупный формализиъ — все это отдъльныя части только одного общаго вопроса.

Есть разсказъ о томъ, какъ въ одномъ волостномъ правленіи обсуждали, какъ назвать дъло, содержащее актъ вскрытія утопленника. Ивана Иванова. Слышались различныя предложенія. Дъло объ утопленіи не точно. Человъка не утопили, онъ самъ утонулъ.

Въ концѣ концовъ, послѣ всѣхъ обсужденій принята была слѣдующая окончательная формула: "Дѣло о самовольномъ погруженія разночинца Ивана Иванова въ воду и невыхожденіи онаго изъ нея".

Когда вмѣсто того, чтобы возбудить обвій вопросъ, включающій въ себѣ и страхъ, "какъ бы чего не вышло", и "волокиту канцелярскую", и формалиямъ бездушный и "обывателей, существующихъдля чиновника", и многое, многое еще—когда вмъсто одного общаго вопроса этого, серьезно и многодумно, важно и глубокомысленно, обсуждаются отдъльные частные вопросы, какъ уничтожить напр. канцелярскую медлительность и бюрократическую волокиту, въ голову приходить это "дъло о самовольномъ погружени разночинца въ воду и невыхождени онаго изънея", приходять въ голову споры по поводу этой формулы "утонутія" "утопленія" или погруженія въ году"...

"Дѣло о самовольномъ погруженім и невыхожденім изъ нея" все еще тянется и тянется.

Идутъ годы, долгіе и многіе годы. А разночинецъ Иванъ Ивановъ — все лежитъ "самовольно погруженный въ воду" и думаетъ горькую думу о своемъ "невыхожденіи онаго изъ нея"...

11

Консерваторовъ не существуетъ—говоритъ въ одномъ изъ своихъ Парадоксовъ" Максъ Нордау, по мивнію котораго самое слово "консерваторъ" должне исчезнуть, какъ не имъющее правъ на существованіе. Доводы Макса Нордау въ пользу подобнаго утвержденія сводятся къ тому, что консерваторъ, какъ это видно изъ самой конструкціи слова,—это человъкъ, желающій сохраннть существующее положеніе.

Такихъ же, вообще говоря, не существуетъ. Оборонительное положение не можетъ служитъ системой борьбы, и неизбъжна наступательная тактика.

Въ наше время наступательная тактика обнаруживается особенно ярко. Лицомъ къ встрътились реакція и реформа. Современность, оказывается, чуть ли не одинаково ненавистна и либераламъ, и консерваторамъ. Нътъ примирительныхъ, вялыхъ нотъ застоя. Есть могучіе порывы—здоровые порывы впередъ и уродливые порывы назадъ, но гнилого, засасывающаго застоя не существуетъ.

Въ наше время особенно важна поэтому общественная оценка указанныхъ порывовъ.

Трудно говорить о порывахъ впередъ, трудно проанализировать тѣ богатыя данныя, какія приносить въ этой области жизиь. Есть только обходная дорога: приходится остановиться на движени въ лагеръ безусловно благонадежныхъ консерваторовъ нашихъ. Изучение ихъ лагеря и само по себъ даетъ все же яркие симптомы, сильныя проявления окружающей насъ, волнующейся и бурной жизни эпохи.

Консервативныя изданія у насъ, какъ извъстно, въ высшей степени малочисленны и слабы симпатіями публики. На всю провинцію приходятся лишь 2—3 "консервативныя" газеты.

Какова судьба ихъ въ нашъ, въ нъкоторомъ родъ, "весенній" періодъ? Соботвенанкъ "Приднъпровскаго края"—купецъ Копыловъ окончательно повърилъ въ весну, и, благословясь да Богу помолясь, ръшилъ, что "надо теперича курсъ мънятъ".

Не въ первый разъ мъняетъ курсъ "Приднъпровскій край". Выло времи и еще весьма недавно, когда газета эта подъ редакціей В. В. Святловскаго, а потомъ Мих. Лемке являлась очень приличнымъ, чистымъ и прогрессявнымъ, органомъ печати. "Свиръпое недовъріе"—далеко не благопріятствовало тогда подобному направленію. Терпъли изнемогая всъ, терпълъ бы, конечно, и "Приднъпровскій Край". По иначе ръшила судьба, во образъ издателя—купца Копылова.

"Не съ съ руки"—сказалъ себъ купецъ Копыловъ. "Не выгоръло либеральное то направление. Квартальное направление куда лучше будетъ. Какъ бы его только перемъниться, какъ быть слъдуетъ"?

И купецъ Копыловъ обратился тогда въ "Московскія Въдомости". Пришлите, дескать, г. Грингмутъ, подходящаго человъка! И присланъ былъ "княжитъ и володътъ" газетой—правовърный ученикъ г. Грингмута г. Духовецкій.

Изъ прежняго прогрессивнаго органа "Приди. Кр." обратился во второе изданіе "Московскихъ Вѣд.": тѣ же нелѣпыя псевдопатріотическія завыванія, тѣ же поиски крамолы.

Два года безчинствовалъг. Духовецкій въ Екатеринославъ: ругалъ "жидовъ", поносилъ "либераловъ", искалъ "измънниковъ", кричалъ "ура"...

Но... всему бываеть конецъ. Повъяло "весной". Въ воздухъ роями закружились либеральныя иден, въ обществъ явился спросъ на нихъ. А главное, начальство не препятствуетъ. Видитъ вупецъ Копыловъ, что не въ цѣнѣ теперь консерватизмъ, не разживешься на немъ, приглашаетъ г. Ду-ховецкаго.

- На всѣ четыре стороны пожалуйте! Не надобны больше...
  - То есть, какъ это не "надобенъ?"
- Очень просто: не надобны-съ... Не такое нынче время, чтобы "жида" ругать и все прочее такое. Теперича главное прогрессъ.
- Такъ чего же вы раньше молчали? Такъ бы и говорили... Могу и о прогрессъ...
- Точно-съ. Дюже подмочили репутацію свою-съ... Другихъ найду, посвъжье...

Нѣсколько пначе повель себя иной представитель консерватизма и знаменоносець охранительныхъ началь—достославный, извъстный на югь харьковскій "Южный Край".

Эта газета со своимъ редакторомъ издателемъ, многократно прославленнымъ, пресловутымъ А. А. Іозефовичемъ во главъ
— ръшила, что для новаго вина не обязательны вовсе какія бы то ни было внутреннія измъненія. И старые мъха за мидую душу сойдетъ. "Такъ по весеннему запоемъ, что любо дорого!".

И газета карьеромъ пошла отъ "жида" къ "въротерпимости", отъ прославления земскихъ начальниковъ къ правопорядку, отъ нсконно русскихъ и самобытныхъ особенностимъ къ западно-европейскимъ образцамъ.

Но избаловался что-ли читатель или по инымъ причинамъ, но отношеніе (и преиспріятное отношеніе) публики къ газетъ г. Позефовича не изм'тилось.

Давнымъ давно завелся въ Харьковъ "странный" обычай демонстративно выражать свою оцънку публицистическо-общественныхъ заслугъ "Южнаго Края" вообще и г. А. А. Іозефовича въ частности и особенности.

Номера "Южнаго Края" публично сжигались, ими, очевидно, отъ моли обвертывались хвосты извозчичьихъ лошадей и т. д.

Самое пом'вщеніе редакціи страдало оть направленія уб'вжденій г. Іозефовича: выбивальны стекла (а стекла в'ядь дорогія, зеркальныя—не какъ нибудь!) стіны обливались чернилами, и, что особенно непріятно, жидкостими, распространиющими удушливый запахъ.

Аналогичными способами чествовали и самого г. Іозефовича. Соленые огурцы, гамбургскія селедки и моченыя яблоки, будучи бросаемы въ огромномъ количествъ, принуждали его скрываться изъ театра, ъздить въ закрытой каретъ и т. д. и т. д.

Теперь, когда газета заговорила "по весеннему", отношение публики, оказывается, не измънилось.

"По сообщеню "Сына отечества" обычай бить г. Іозефовичу стекла до такой степени вошель въ нравы, что теперь харьковскіе шутники придушали даже спеціальную задачу для дътей младшаго возраста: инию г. Харькова пробхаль графъ Л. Н. Толстой — спрашивается, сколько заплатиль стекольщикамъ г. Іозефовичъ?

Если наши провинціальные консерваторы болье или менъе растерялись, сознавъ, что они ошибку давали: виъсто "караулъ" на свою голову "ура" кричали", то консерваторы столичные сознавать своей ошибки "не жалаютъ".

"Московскія В'вдомости" знать не хотять "весны" и по прежнему требують "Кузькину мать".

"Такъ дальше жить нельзя" заявляють публицисты Страстного бульвара. "Не прошло и девяти недель съ техъ поръ, какъ эти господа удостоились министерскаго довърія, какъ они уже вызвали *во всей* Pocciu искусственное революціонное броженіе. Всь газеты ихъ ринулись въ походъ на ослабление правительственной власти. Къ нимъ присоедивились и сообщвики, вернувшіеся изъ ссылки. Была составлена крамольная программа, наводнившая всъ грады и веси Россіи, созывались сходки и събады различныхъ наименованій и подіз саными разнообразными предлогами, всюду подстрекали "вотировать" одну и ту же революціонную программу, дабы произвести иллюзію, будто "вся Россія" съ ними солидарна. Такой инсценировкой своихъ требованій "либералы" надъялись обмануть какъ правительство, такъ и русскій народъ".

По поводу происходившихъ во всёхъ городахъ нашихъ банкетовъ, пріуроченныхъ къ празднованію сорокалітія судебныхъ учрежденій "Московскія Віздомости" требуютъ немедленнаго приміненія чуть ли не пушечныхъ выстрівловъ.

Следующимъ образомъ, напр. описываютъ

"Моск. Въд." одинъ изъ самыхъ сравнительно скромныхъ банкетовъ въ Тамбовъ.

"Конституціонный"—по выраженію газеты банкеть этоть вызываеть у нея самыя ужасающіе вопли.

"Произнесенъ целый рядъ речей"—взывають "Моск. Вед.". "Получены изъ разныхъ уездовъ телеграммы со многими подписями—присоеднияющихся къ участникамъ банкета". Все участники именуются, конечно, газетой "внутренними врагами", "политическими ворами", "поносителями своей страны", "клеветниками народа, національности, религіи", "холодными убійцами", "врагами порядка и закона". И вообще во всёхъ смыслахъ—"мерзавцами своей жизни".

На банкеть, доносить далье газета, присутствовали предсъдатель и четыре членагубериской земской управы, изсколько предсъдателей узадныхъ земскихъ управъ, много гласныхъ земства, адвокатовъ, врачей, инженеровъ, коммерсантовъ, чиновниковъ окружного суда и акциза и многіе другіе.

Особенно смущають газету именно послъдніе участники банкета—, чиновники" окружнаго суда, и акциза и многіе другіе".

Не дождемся-ли мы, — спрашиваетъ г. Грингмутъ, — чтобы губернаторы или вицегубернаторы произносили публично ръчя, 
громящія "бюрократическое самовластіе" и 
требующія "конституціонныхъ гарантій"? Не 
увидимъ-ли мы директоровъ департаментовъ 
и совътниковъ губернскаго правленія, идущими съ краснымъ знаменемъ во главъ 
уличной толпы?

Смоленскій кореспонденть "Моск. В'д.", съ своей стороны, доносить г. Грингмуту, что на м'встномъ жел'взнодорожномъ вокзал'в "злоумышленники — анафемы" раздають солдатамъ прокламаціи.

"Изъ разговоровъ съ нашими бравыми молодцами мы узнали, что во время стоянокъ молодежью и стрижеными бабенками бросаются въ ихъ вагоны пачками печатные листки въ конвертахъ.

- Мы сперва думали, что въ конвертахъ намъ преподносятся денежки на дальній путь, но когда распечатали да прочитали, то пришли въ ужасъ! говорилъ, сверкая глазами, герой-солдатъ.
- Что же тамъ было напечатано? полюбопытствовали мы.
  - Не знаю и говорить-ли вамъ, право,

страшно сказывать. А, впрочемъ, скажу! Отговаривають идти на войну".

Мудрено-ли что "Моск. Въд." овшили "что дальше такъ жить нельзя"?

Желая жить иначе, маленькіе наслідники . Каткова стали изощрять свою изобретатель-

Изобрътена была, напр., новая манера писать и печатать поддельныя "письма". Вотъ, напр., одно изъ этихъ, якобы крестьянами написанныхъ писемъ, трактующихъ о студентахъ.

"Намъ, крестьянамъ, жителямъ деревии, студенть представляется самымъ пропащимъ человекомъ. Студентъ-безбожникъ, студентъ — заговорщикъ противъ Царя, студентъ бунтовщикъ: вотъ отзывы, которые всегда вы услышите отъ крестьянъ.

И не мудрено. Кто входить въ Казанскій соборъ въ Петербурга въ шапка, съ папироской въ зубахъ? — Студенты. Кто Великимъ постомъ, съ пъсиями, буйною толпой идеть по улицамъ Москвы, домая деревья на бульварахъ, разбивая стекла? -- Студенты. И въ результатъ такого ихъ поведенія слово "студенть" стало употребляться у крестьянъ какъ слово бранное.

Отецъ, разсерженный поведеніемъ сына, ругая его, крикнеть: такой-сякой, а теперь: "ты чисто студенть окаянный"! Такъ вотъ какой славой пользуется у крестьянъ имя студента".

Издающаяся при Московскомъ университеть газета не только безь возраженія, но съ полнымъ сочувствіемъ пом'встила у себя эти слова.

Во всей силъ своей осталась далье въ "Моск. Въд." манера доноса. Не хотятъ люди "весны" сообразить, да и все туть: весна весной, а ты мит урядника позови! Вынь да положь твердую власть—и никакихъ.

**Манера** доноса остается все та же—старая и добродътельная манера.

"Оказывается, заявляють, напр., "Моск. Въд.", что "Право"--газета выходящая въ Петербургъ; очень поучительно"! Оказывается, что "Петрункевичъ — еще не на каторгъ" и даже "пользуется гражданскими правами своего отечества. Очень поучительно"! Надо, впрочемъ, сказать, что газета г. Грингмута вопрошать, по обыкновенію, вопрошаеть, но не скрываеть и своего

удивленія. "Какъ, "Право" еще выходить? Какъ, на г. Петрункевичъ еще не гремятъ кандалы"?! Въ виду такихъ исключительныхъ обстоятельствъ газета не ограничивается обращеніемъ въ полицейскому участку, разражается воистину истерическими воплями уже вонстину не печатно, обличая "шайку враговъ Россін", "горсть гнусныхъ изменниковъ". "ЖИВЫХЪ отщененцевъ ... "уличное общество, желающее оплести народъ" и т. д. и т. д.

"Моск. Въд." смъло разоблачаютъ "самую подоплеку гнусныхъ мечтаній"; эта ужасная подоплека, по свидътельству газеты, есть, --- о tempora, о mores!---ни что иное, какъ "равноправность, общественное дов'тріе, свобода слова, свобода совъсти и общественное представительство въ законодательствъ и управленіи".

Газета призываеть "крестьянство, дворянство и купечество встать станой и отогнать зарвавшееся безсословное, безземельное и разнородное общество и его наглыхъ вожаковъ и въ печати, и въ земствъ ...

Въ пылу азарта въ число "гнусныхъ измънниковъ" включенъ и самъ г. Меньшиковъ, какъ извъстно, имъющій весьма мало права на эту честь.

"Неужели, -- восклицаетъ газета, -- Петрункевичи, Меньшиковы, Шиповы со своими последователями воображають, что въ такомъ царствъ, какъ Россія, можно провести безумныя бредни о конституціи, о парламенть о республикъ и все, о чемъ они тол-, кують "?!

Одной усиленной охраны, которая установлена у насъ уже свыше 30 летъ, мало,-проповъдуетъ газета.

"Наши "либералы" стремятся не къ соблюденію существующихъ законовъ, а къ нать нарушенію. Они и слышать не хотять о томъ, чтобы прекратить свои военныя дъйствія, направленныя противъ законнаго правительства. Но въ такомъ случать они и не имъють права жаловаться на то, что н правительство принимаетъ противъ исключительныя міры для огражденія мира и благосостоянія Россіи.

Идетъ, смута; улица или бунтуетъ, или брюнчить (?!) и все безъ разбора ругаеть.

Имени нътъ тому, что у насъ пишутъ н кто (это рядомъ съ Грингмутомъ-то?) пишетъ и говорить?! Везудержная наглость, грязь и

сквернословіе въ литературѣ, кабаки, ктубы и общества (?!)—притоны всьхъ общественныхъ отбросовъ.

Историческій незабвенный прим'връ рішительности у насъ есть; это пощечина Рощаковскаго, — пощечина, данняя долгомъ безправію и беззаконію.

Такъ ведугъ себя "Моск. Въд.". Нътъ весны, но за то есть доносъ, нътъ обновленія, но есть участки, нътъ довърія, но существуетъ пощечина...

И на этихъ тезисахъ "Моск. Въд." стоятъ столь твердо и непоколебимо, какъ безсовъстно и невъжественно.

Совершенно иначе ведеть себя "Граждаиннъ".

Никакъ не ум'вя основательно "принюхаться" къ тому, "откуда дуеть в'втеръ" (старческое обоняніе ди изм'вняетъ, или паки и в'втры по ныв'вшнимъ временамъ больно ужъ неопред'вленные стали), "Гражданинъ" пытается все время с'всть на два стула сразу, но попадаетъ какъ разъ между ними д'вло-то в'вдь тоже не легкое!

"Съ одной стороны нельзя не сознаться, съ другой должно признаться" вотъ формула, на которой выбажаетъ сіятельный публицистъ. Получается, и грустная и сибшная картина.

Князь Мещерскій ведеть себя "въ высокой степени двояко". То онъ пускается въ историческія воспоминанія и разсуждаеть какъ будто-бы даже здраво.

"Какъ извъстно, сообщилъ напр. князь, вынъщній департаментъ полиціп есть съ 1880 г. видоизмъненное III отдъленіе.

III отдъление здъсь, несмотря на свой открытый характеръ и на прекрасныя цели, побудившія графа Бенкендорфа при Никола I ходатайствовать объ его учреждении, почемуто, быть можеть, отчасти всябдствіе легенды, пущенной когда-то въ ходъ графинею Ростопчиною о кресль, которое проваливалось съ сидящимъ на немъ въ преисподнюю, гдъ это лицо получало таинственныя розги, --считалось крайне непопулярнымъ учрежденіемъ, такъ что, когда графъ Лорисъ-Меликовъ, съ целью добиться популярности, уговорилъ Императора Александра II упраздвить Ш отдъленіе, онъ аваніе шефа жандармовъ взялъ на себя, какъ министръ внутренных даль, а полицію, называвшуюся тогда тайною, витесть съ полицією общею, соединилъ въ департаментъ полнціи. Отъ того времени сохранился пнтересный документъ, какъ историческая справка: это секретный циркуляръ графа Лорисъ-Меликова на имя всъхъ жандармскихъ управленій въ Россія, въ которомъ они предупреждались, что хотя третье отдъленіе на словахъ управднено, но всъ его функціи и отношенія къ жандармскому управленію по губерніямъ остаются немамънными. Очевидно, это секретное извъщеніе означало, что, для плезира публики, ей подарена конфетка: уничтожено названіе Ш отдъленія, но самое дёло этого третьяго отдъленія осталось неизмъннымъ. И оно такъ и было.

Главная функція III отділенія, какъ извістно, была, съ одной стороны, очень оригнальна, а съ другой стороны, не особенно производительна. Функція эта заключалась въ наблюденіи за образомъ мыслей россіянъ. Этому наблюденію покорны были всі возрасты и всі положеніи въ Россіи, до министровъ включительно Занятіе это было безконечно растяжамое и не им'єло преділовь; средства были тоже широки: подслушиванье, а главное перлюстрація писсемъ.

Я,—говоритъ кн. Мещерскій,—никогда не принадлежалъ къ неблагонадежно-мыслящимъ, но, тъмъ не менъе, я имълъ случай убъждаться, что моя прислуга подкуналась III отдъленіемъ, и моя корреспонденція безпощадно перлюстрировалась! По этому факту я имълъ право догадываться, что если времени и средствъ хватаетъ у тайной полиціи для надзора за образомъ мыслей такихъ же неблагонадежныхъ, какъ я, то что же оставалось на долю политическихъ преступниковъ чистокровныхъ"?

Немедленно за подобными разсужденіями "Гражданинъ" м'яняетъ фронтъ и усердствуетъ, утверждая напр., что "народное просвъщеніе есть средство поселять въ умахътолько недовольство всемъ и вся".

Министерство народнаго просв'ящения есть, такимъ образомъ, по мячнію "Гражданина", что-то вродів "министерства народнаго недовольства".

Доколъ-же, Господв?! восклицаетъ неожиданно князь Мещерскій. Доколъ земотво, въ лицъ его передовыхъ дъятелей, будетъ, въ силу объявленнаго ему довърія, требовать отъ правительства шампанскаго (?), а правительство, въ лицъ министра внутреннихъ дълъ, будетъ предлагать ему квасъ?

Князь меланхолично задаеть себ' вопросъ:

"Отчего у насъ такъ складывается общественная жизнь уродливо, что, рядомъ съ мыслью объ учрежденія оппозиціоннаго земскаго бюро, нельзя устроить для пользы народа бюро содъйствія къ объединенію въ земскомъ дѣлѣ правительства съ земствомъ? Какое чудное по благородству было-бы призваніе такого бюро: сегодня земство неправо, завтра правительство неправо! Отчего не учредить бюро изъ самыхъ почтенныхъ земскихъ лицъ, которыя имѣли-бы задачею постоянно и въ каждомъ вопросѣ устраивать соглашеніе земства съ правительствомъ для пользы народонаселенія"?

Князь не можеть, консчно, не знать, что бюро это на западъ, по крайней мъръ — (тамъ въдь, говорять, апельсины даже зръють) называется парламентомъ, и все таки продолжаетъ свои мечты.

"Сколько благословеній, — утверждаеть "Гражданинъ", — снизошло-бы отъ народа на такое бюро, и какое необъятное количество пользы для земскаго д'ала могло-бы такое учрежденіе принести земству и народу"!

"Что вамъ нужно, други сердечные"?.. пишетъ наряду съ этимъ "Гражданинъ", обращаясь къ либераламъ, позволяющимъ себъ "мечтать о формахъ правленія":

"Что вамъ нужно, "други сердечные"? Народной смуты, захвата власти въ нечистыя руки враговъ Россіи и ся народа?!. Хотите быть слугами иноземнымъ врагамъ всеобщаго мира и единенія народовъ и коварнымъ иноземнымъ торгашамъ, мнящимъ поработить весь міръ въ рабство своимъ золотомъ и хитростью?! Да! Вы, враги русской народности, вѣры и Самодержавія, многаго, злого хотите! Но такъ-ли это?.. Нѣтъ! Вы, реформаторы зла и корысти, заблуждались"!..

Въ самомъ "Гражданинъ" мы нашли только два указанія на причины этой истинно хамелеонской вертлявости перемънчивости.

"Не все ли равно, — мрачно замъчаетъ онъ, — русскому народу, будетъ или не будетъ болтать земскій сътадъ въ залахъминистерства внутреннихъ дълъ"...

Такова первая причина. Вторая, однако, еще "похлеще".

По убъжденію "Гражданина", въ обществъ уже начался повороть въ сторону благоразумнаго консерватизма. Въ подтвержденіе этого обстоятельства онъ приводить слъдующую сценку, якобы списанную съ натуры:

Молоденькая жена бросаетея въ обънтія мужа (семья коммерсанта) и визжить: "милокъ мой, новость: будетъ конституція и будетъ свобода печати... Какое счастье"!.. А мамаша изъ угла говоритъ: "рано радоваться: погоди, вотъ какъ по міру теби пуститъ конституція, забравщи всё твои деньги, тогда будешь радоваться".

Не напоминаеть-ли эта "мамаша", купно съ самимъ княземъ Мещерскимъ, другую "мамашу" (изъ пьесы Островскаго), которая страшно "боялась гимназіи" и все говорила: "вотъ какъ сталъ племянникъ въ гимназію ходить, такъ глазъ-то и выкололъ"?

Думается, однако, что виноваты не эти причины. Дъло значительно проще: стара стала, слаба стала, это въдь такъ естественно и обычно. Какъ тутъ при этомъ случаъ не растеряться?

Но шутки въ сторону!

Отчего, въ самомъ дёлё, въ то время, какъ на западё партія консерваторовъ пользуется тёмъ же уваженіемъ, какъ и всяческая пная—наши консерваторы-охранители—не знають вичего иного, кромё лжи, лицемёрія, участка, невёжества, глупости и доноса? Отчего у насъ слово "консерваторъ" получило присущій ему до такой степени обидный и ругательный смыслъ, отчего ничего чистаго, ничего человёческаго не осталось въ этомъ лагерё? Отчего?

Отчего свъча, ежели на нее подуешь, тухнетъ"?—спрашивалъ ученикъ у учителя.

"Не дуй, дуракъ, не потухнетъ"! — резонно отвъчаетъ учитель.

#### III.

Монастырскія тюрьмы давнымъ давно привлекають къ себѣ общественное вниманіс. Вопреки распространенному убѣжденію, что монастырское заточеніе примънялось только въ старину, оно во всей силѣ своей существуеть въ настоящее время. Только что съ разрѣшенія двухъ цензуръ — общей и духовной — вышла посвященная этому вопросу новая книга А. С. Пругавина.

Поразительная это книга!.. Книга ужа-

совъ, ужасовъ современности, ужасовъ радостно отпъваемой нынъ мучительно-долгой полосы нашей "усиленно-охранной" жизни. Одна за другой встають предъ глазами читателя яркія картины безмольныхъ, ужасающихъ трагедій, ареной которыхъ—въ теченіе ряда стольтій и по настоящее время постоянно и систематически являются наши "обители древляго благочестія"— монастыри. Административная система, требующая тайны во что бы то ни стало—глубокой и непроницаемой завъсой, закрыла было эти углы.

Но тайное дѣлается явнымъ. До деталей раскрыты теперь порядки "обятелей мира, любви и всепрощенія", служащихъ у насъ, помимо роли "очаговъ благочестія",—еще п казематами для "ннако", чѣмъ это "полагается", мыслящихъ по вопросамъ вѣры.

Было бы, однако, грубой ошибкою считать монастыри стоящими въ одномъ ряду съ тюрьмами. О, они гораздо хуже, ужаснъе всякой тюрьмы, гораздо хуже, ужаснъе каторги!..

Въ книгъ А. С. Пругавина, вышедшей, конечно, съ разръшенія предварительной цензуры, собрано болъе чъмъ достаточно данныхъ для подобнаго вывода. Въ монастыри, какъ въка назадъ—такъ и теперь, многими сотнями систематически ссылаютъ у насъ безъ суда и безъ слъдствія; ссылаютъ безъ срока и безъ объясненія причинъ...

Книга А. С. Пругавина состоитъ изъ отдъльныхъ серій очерковъ, появлявшихся разновременно въ "Правъ" за послъдніе годы. Книга вышла въ свътъ "съ критическими примъчаніями духовнаго цензора".

У насъ, — заявляеть, напр., цензоръ въ примъчаніяхъ самой же книги, — наблюдается чрезмерная "слабость административныхъ меропріятій". Влагодаря этой слабости,—говорить далже іеромонахъ Александръ, ..., сектанты позволяють себъ вопіющія насилія н безчинства надъ православными" (?). Духовныя лица, какъ это явствуеть изъ дальнъйшихъ примъчаній цензора, болье умъстны въ дъль анализа преступленій, чъмъ "патентованные юристы изъ свътской интеллигенціи". Полное ужасовъ и муки заточеніе въ монастырь іеремонахъ Александръ склоненъ называть "перемъщениемъ мъста жительства", и изъ всего Евангелія главнымъ мъстомъ объявляется то, гдъ сказано объ изгнаніи торгующихъ изъ храма, Подобно тому, какъ теплота весеннихъ лучей вызываетъ расцвътъ смоковницы, и обратно, по цвътущей смоковницъ—можно судить о наступленіи лѣта, подобно тому, какъ на гніющій трупъ стекаются орлы—такъ наказаніе является поступкомъ иравственнаго растлѣнія" вотъ то доказательство полезности муки и пытки монастырскихъ тюрьмъ, какое насильно предлагаетъ читателямъ книги Пругавина іеромонахъ Александръ.

Но довольно о цензорт. Какъ ии неумъстны его "критическія" примъчанія, тюремный укладъ нашихъ монастырей заставляеть все же забыть объ этихъ надотацивыхъ—"усердныхъ" и досадныхъ пятнахъ грязи.

Мы указали уже, что безъ суда и слъдствія, безъ объясненія причинъ и безъ срока, заточають у насъ религіозныхъ искателей въ мракъ одиночнаго заключенія въ монастыряхъ.

Кто же обладаеть у насъ этой невъроятною властью? О, очень и очень многіе. Ссылки въ монастыри въ нашемъ законодательствъ вовсе не имъется. Но законъ остается, конечно, "на полкъ", и въками существующіе монастыри-тюрьмы, монахитюремщики и настоятели-коменданты — это только одинъ изъ уцълъвшихъ до настоящаго времени взлетовъ административной фантизіи, только одно изъ проявленій административнаго усмотрънія.

Правомъ наложенія всъхъ ужасовъ монастырской ссылки пользуются очень многіе—говорили мы. Средн жертвъ этого заточенія мы находимъ присланныхъ по распоряженію духовныхъ властей, по предписаніямъ Сената, Комитета Министровъ, Главнаго Штаба и даже скромнаго и незначительнаго губерискаго правленія..

Для ссылки въ монастыри, какъ это видно изъ книги Пругавина, достаточно одного доноса мъстнаго духовенства. Ссылаются, далъе, не только безъ приговора суда, но иногда и прямо вопреки оправдательному судебному вердикту. Ссылаются сумасшедше, ссылаются дъти, едва достигше десятилътняго возраста, ссылаются, кромъ того, по одному только "ходатайству родственниковъ".

Среди длиннаго списка подлинныхъ документовъ въ книге Пругавина находимъ следующія образцовыя мотивировки налагаемой ссылки: "За несогласіе крестить дітей", за совершеніе панихидь по убитомъ во время обзпорядковъ", "за превратность идей", "за участіе въ демонстраціи", "за законопротивные поступки", "за взгляды", "за благоволеніе къ штундів", "за старообрядчество", "за упорство во вредныхъ митиліять" и т. д. и т. д. — таковы обычные поводы къ ужасающей ссылків, къ погребенію въ монастырів живого человівка...

Встречаются еще боле поражающія причины ссылки: ссылаются "за сумаществіе", ссылаются просто "по подозренію", ссылаются, наконець, по причинамъ вроде "лицемерно (?) праведнаго житья"...

Всѣ эти факты, ярко обнажая собою то, что вездѣ и всюду, во всѣхъ сферахъ и областяхъ творится вокругъ насъ, производятъ потрясающее впечатлѣніе въ очень "спокойно" написанной книгѣ Пругавина.

Присылаемые въ заточеніе въ монастыри — имѣють, виѣсто указанія срока ссылки— только помѣтку: "для смиренія", "до исиравленія", "до конца живота" и т. д., и т. д. Ужасы одиночнаго заключенія, при которомъ въ монастыряхъ запрещаются какія бы то ни было свиданія и разговоры, запрещается переписка и чтеніе книгъ, эти невѣроятные ужасы длятся зачастую 30, 40 — иной разъ — страшно сказать 50 и 60 лѣть!..

Административно похороненные за горячее отношение къ вопросамъ въры забывають языкъ человъческий, забываютъ когда и къмъ сосланы, теряютъ человъческий образъ и подобие, и, массами сходя съума, новыя и новыя десятилътия остаются все же въ одиночномъ заключении среди ужасовъ "обителей любви и всепрощения".

Передать содержанія книги А. С. Пругавина-—нельзя. Каждая страница ея, каждый отдёльный фактъ со всей мучительной поражающей невёроятностью своей болёзненно врёзывается въ сознаніе. И за этими отдёльными фактами изъ-за отдёльныхъ документовъ все ярче выдвигается, вырисовывается общая и всеобъемлющая картина, одной изъ деталей которой только и являются современные инквизиціонные ужасы нашихъ монастырскихъ тюремъ.

Полная аминстія всъхъ безъ суда и слѣдствія заключенныхъ въ эти тюрьмы—вотъ предѣлъ намѣчаемыхъ А. С. Пругавинымъ пожеланій. Авторъ не мечтаеть даже объ уничтоженіи хотя бы дальнёйшихъ подобвыхъ же ссылокъ.

Все больше и больше распространяется, все рѣзче и ярче вырисовывается въ наши дни та простая, по внѣшнему азбучная истина, что Россія это не только канцелярія и даже не только Петербургь. Не это Россія, есть иная Россія, —таковъ "невъроятный тезисъ, какой "съ пылу и съ жару" преподноситъ намъ наше время... Есть иная, настоящая Россія, страна милліоновъ обывателей, страна, жаждущая свъта и дѣла, заброшенная и запустълая страна...

Какъ живетъ обыватель этой страны? Самъ онъ, конечно, "молчитъ, бо благоденствуе". Что рисуютъ по крайней мърѣ о немъ текущіе факты? Долженъ же хоть какъ нибудь жить этотъ обыватель... И подлинно, живетъ, что называется—во всю ширь.

Какъ извъстно, дъйствовать обывателю не полагается. За поступки, оно, братъ, вонъ какъ влетаетъ! Держись только... Разсуждать, очевидно, тоже не полагается. Критику еще можетъ пущать захочешь? Нишкни и все тутъ.

И обыватель помалкиваеть и старается вызвать благоволение старшаго дворника и городового. Изуродованная, сжатая и стиснутая жизнь обывательская устремляется по линіи наименьшаго сопротивленія.

Карты, выпивка, сплетни,—воть три кита, на которыхъ искусственно обосновывается жизнь обывательская.

Надо серьезно и глубоко вдуматься въ общее значение того самочувствия, какое испытываетъ лишенный иниціативы и поставленный подъ недремлющее око человъкъ, чтобы понять, какъ сложилось обычное значение слова "обыватель".

Нъсколько фактовъ изъ текущей жизни:

Въ Кіевъ произошелъ, напр., на этихъ дняхъ слъдующій случай. Господинъ А. Г.—нъ въ 12 час. ночи, возвращался домой. Не успълъ онъ сдълать нъсколькихъ шаговъ, какъ городовой погнался за нимъ. "Вы, стойте, гдъ такъ поздно шляетесь"?. На отказъ отвъчать, городовой, какъ разсказываетъ "Съверо-Западный Край", вызвалъ другого городового и двухъ ночныхъ сторожей и при ихъ помощи отвелъ господина А. Г—на въ участокъ. Околоточный Винокуръ составить протоколъ на городовыхъ от-

казался, и въ оправдание городового изрекъ: "Порядочные люди не должны поздно ходить".

Этотъ случай не исключителенъ. Мы какъ, нарочно, не беремъ ръзкихъ случаевъ избіеній, изнасилованій и т. п., чтобы получить именно *средній* и *общій* тонъ обывательской жизни.

Такой же общей нотой въетъ отъ корреспондентскихъ извъстій о слъдующемъ "наставленіи".

Старшій дворникъ внушалъ, повидимому, только что поступившему младшему дворнику одного большого дома.

"Коли ты увидишь подозрительнаго человъка, такъ долженъ забрать его и доставить въ участокъ". Какого это подозрительнаго? — съ недоумъніемъ спрашивалъ новый администраторъ, видимо, изъ деревенскихъ

А всякаго... А тамъ разберутъ.
 Инструкція отличается своею краткостью,
 но вполиф достигаетъ своей цфли.

Тащи всякаго, а тамъ разберуть,

Но не подумайте, что старшій дворникъ выдумаль "инструкцію" изъ своей головы. Нътъ, она является логическимъ выводомъ изъ всей системы надзора за обывателемъ. Признано не одними дворниками, что именно всякій можетъ быть подозрительнымъ, а поэтому и подлежитъ препровожденію въ участокъ.

И обыватель гипнотизируется. Онъ раньше всего и первъе всего отравленъ еще съ молокомъ матери этою боязнью оказаться подозрительнымъ.

Только что Журналъ заседаній саратовской городской дуны обогатился следующимъ заявленіемъ городского головы:

"Объясненіе гласнаго Карнаухова не можеть быть доложено дум'в, такъ какъ вънемъ содержится критика д'янтельности головы".

Это "критика воспрещеній"—характерная дальнъйшая черточка общаго тона жизни провинціи.

Иногда также безаппеляціонно запрещаются самыя невинныя развлеченія.

"Самар. Газ." описываетъ такой случай. Учительница мъстной школы, госпожа Ф., пріобрътя граммофонъ, въ праздничные дни демонстрировала его въ присутствіи своихъ учениковъ и ихъ родителей. Въсть объ уди-

вительной машинкъ облетъла окрестныя деревни, и граммофонъ пріобрълъ значительный контингентъ слушателей. Въ одно воскресенье граммофонъ давалъ обычное "представленіе". Заглянулъ на представленіе и мъстный урядникъ. Сначала все обстояло благополучно, но "надо же бъдъ такой случиться", что граммофонъ запълъ некрасовскую: "Укажи мнъ такую обитель,... гдъ бы съятель твой и хранитель, гдъ бы русскій мужикъ не стоналъ"...

"Не дремлющее око" встревожилось.

— Барыня, прошу прекратить.

— Почему?-удивляется учительница.

— Зловредные слухи-съ.

— Что вы, какіе жъ тутъ зловредные слухи?

 А такіе, что по какой причинъ стоналъ? Мы, барышня, сами за это отвъчаемъ.

- Послушайте: во-первыхъ эта "пъсня" дозволена цензурой, а во-вторыхъ граммофонъ мой, и я могу его показывать кому мнъ угодно.
- Ну, тамъ начальство разбереть, а пока что, барышня, я у васъ машинку-то заберу.
   Урядникъ приближается къ столу и забираетъ машинку.

Учительница смущена, публика въ недоумъніи. Взявъ машинку, урядникъ задумывается надъ вопросомъ, куда ее дъвать, новотъ взоръ его проясняется.

— Староста!- вызываеть онъ.

Изъ толпы слушателей выдъляется староста.

- Давай ключи отъ холодной, пусть доначальства тамъ постоитъ.
- Дементьичъ—спрашиваеть кто-то устаросты— неужто взаправду ее въ холодную?
- Чтожъ, что машинка, резонируетъ староста, — главная причина, что въ ей голосъчеловъчій.
- Не робъй, машинка, нынче пороть не приказано!—замъчаетъ какой-то деревенскій зубоскалъ.

"Голосъчеловѣчій"торжественно водворяется въ холодную.

"Голосу человъчьему" иного мъста, какъвъ "холодной", не находится. Зловредные слухи о томъ, что будто бы "русскій мужикъстоналъ", прекращаются и пресъкаются.

Какъ-то на дняхъ новая варшавская гавета "Западный Голосъ" заявила "обвинительный актъ противъ нашего общества". "Копаться въ грязи и не стараться выбраться изъ нея могутъ только существа, довольныя своимъ положениемъ", заявила газета.

"Пришелъ новый министръ внутреннихъ дълъ, сказалъ намъ ласковое слово, и мы заговорили:

— "Весна идетъ"...

Придеть следующій новый министръ внутренних дёль, скажеть намъ резкое слово, и мы заговоримъ:

— Зима идетъ!

Какой послушный и тонкій въ метеорологическихъ наблюденіяхъ народъ!

И весну, и зиму ему можеть дать одинъ человъкъ.

Что же этоть народь самъ-то дѣлаеть? Прозябаеть "?.

Многіе и многіе томы нужны для отвіта на этоть вопрось. Но знающій условія нашей дійствительности, условія провинціальной жизни, знающій тоть візчный гипнозь, подъ которымъ живеть россійскій обыватель, —сказавъ "да—виновенъ" не забудеть прибавить слова "но заслуживаеть снисхожденія".

Далеко не такъ ужъ безразличенъ обыватель нашъ, чтобы успокоиться на сознаніи формулъ "сила солому ломитъ", "Лбомъ стъны не прошибешь" и "противъ рожна не попрешь" и т. д., и т. п.

Спокойствіе это кажущееся, и огромное, все возростающее у насъ число самоубійцъ, число запойныхъ и т. п. свидътельствуетъ, что не только инертностью боленъ русскій обыватель. Какія только стороны жизни не подвергаются гоненію въ нашей богоспасаемой провинціи!

Лукояновскіе охранители постановили ходатайствовать о прекращеніи высылки имъ газеты "Право" въ виду ея вреднаго направленія. Охранители Каменецъ-Подольскіе также ходатайствують: "Отнимите изъ библіотекъ нашихъ Горькаго, Толстого, Св. Петрова и т. д., и т. д." слезно молять они. "Такой разврать пошель,—пишуть,— что ужасти подобно: Горькаго и свящ. Петрова читають!... Воть до чего дошло—Отнимите, ради Бога, чтобъ сумлѣнія не было...

Подобные факты приходять съ каждымъ днемъ.

Владимірскій корреспонденть "Русск. Слова" разсказываеть о довольно странномъ гоненім

въ Суздальскомъ убздъ... на обложки.

Въ Суздальскомъ увздъ живетъ г. Мининъ. Великій защитникъ земли русской отъ враговъ внутреннихъ. Къ сожальнію, въ Суздалъ такихъ враговъ нътъ. Нужно было ихъ выдумать.

Прітьхалъ г. Мининъ однажды въ одну школу и увидаль на обложкахъ ученическихъ тетрадей поргреты Кольцова, Гоголя, Никитина, Некрасова, Плещеева, Надсона, Толстого и др.

— Это что такое? Съять вольнодумство? И обложки были немедленно сорваны.

Но дъло съ обложками не кончилось этимъ. Суздальскій училищный совътъ недавно разослалъ по школамъ предписаніе— "не допускать къ употребленію учениками тетрацей для письма, на оберткъ которыхъ изображены Л. Толстой и другіе писатели".

Значить, Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь попали въ непріятную компанію и по заслугамъ наказаны училищнымъ совътомъ.

Но п этимъ дело не кончилось. "Просветители" задали вопросъ:

— Кто же роспространяетъ зловредныя обложки?

Справились. Оказалось—складъгубернскаго земства, который ув'вряеть, что им'веть право пом'вщать на обложкъ портреты Пушкина, Толстого и др. писателей, съ сочиненіями которыхъ дъти знакомятся въ школъ.

Нужно было скоръе пресъчь зло въ корнъ. Губернія встревожилась.

Весь запасъ тетрадей съ Толстымъ былъ взятъ изъ склада, и обложки оторваны.

Обыватель глупъ и грубъ. — Такова весьма и весьма частая, почти единственная точка арънія. Въ Норвегіи, вонъ, Ибсену и Бьернсону-Бьернсторне при жизни ихъ граждане памятники поставили. Въ Парижъ только что на памятникъ Л. Н. Толстому вонъ какум подписку соорудили. А у насъ... Свинство и больше иичего...

"Свинство и больше ничего" это формула безусловно близкая къ правдѣ. Память великихъ людей почитается у насъ весьма и весьма слабо. Вотъ, напримъръ, послъднія извъстія о судьбѣ знаменитаго сада, описаннаго Тургеневымъ въ "Дворянскомъ гнъздъ".

Этотъ дивный садъ, полный поэзіи уже по одному своему м'встоположенію, — расположень на горъ; внизу вьется изгибами ръка Орликъ. Прелесть самаго вида чарующа.

Усадьба Калитиных, такъ же какъ и родителей Тургенева, постоянно переходить взъ рукъ въ руки; многіе изъ владѣльцевъ, весьма можетъ быть, имѣли только очень туманное представлевіе не только о дѣйствующихъ лицахъ въ "Дворянскомъ гнѣздѣ", но, очень можетъ быть, и самомъ-то Иванѣ Сергѣевичѣ. Настоящіе владѣльцы его, гт. Германъ, какъ и большинство людей, смотрятъ на свой домъ, какъ на хорошую доходную статью только, и вотъ отдали въ аренду и Калитинскій садъ. Арендаторы, чтобы придать ему большее значеніе для коммерческихъ цѣлей, дали ему названіе "Дворянское гнѣздо".

Этого показалось мало, и въ имителнемъ году подвизаться въ помъщеніяхъ сада приглашены, "для привлеченія публики", трансформаторы-акробаты. Удивительнъе всего, что арендаторомъ сада, проявляющимъ такое безцеремонное отношеніе къ памяти знаменитаго писателя, является мъстное "общество любителей изящныхъ искусствъ".

Еще грустиве, напр., положение находящихся въ Воронежв памятниковъ Никитина и Кольцова. Истинно народные поэты—оба забыты народомъ, и имъ не суждена "народная тропа".

Унылые, одинокіе, запущенные и загрязненные стоять эти памятники. Н'ть даже надписи, свид'тельствующей о томъ, чей прахъ лежить подъ покосившниися памятниками. За то много зд'тсь надписей обывательскихъ...

Среди жизни по ранжиру, среди возгласовъ "не полагается", средь водки, сплетенъ, картъ, замыкаемаго въ холодную "человъческаго голоса", и воспрещеній среди всяческихъ гоненіи, циркуляровъ и донесеній у личности, получавшей доселѣ въ морду, пробудилась вдругъ свѣтлая надежда оздоровленія и обновленія.

"Новая жизнь"—все еще, какъ извъстно, находится "подъ сумлъніемъ" "Либо будеть, либо нътъ" гадаютъ тетулярныя совътницы. Любопытные факты изъ области подобныхъ гаданій приводить провинціальная печать.

Каждый прівзжій изъ Петербурга является героемъ дня, и его засыпають вопросами на тему "что случилось", и "что дівлается въ Петербургів".

Въ одномъ изъ городовъ появился въ обществъ господинъ, о которомъ съ бы-

стротою молнін пронеслась молва: "Онъ только что изъ Петербурга"!

Всъ, какъ голодные волки, набросились на пріъзжаго, сообщаеть "Сам. газета".

Къ несчастью, петербуржецъ оказался: занкою.

— Какъ и что въ Петербургъ?..

Его осыпали вопросами, точно Порть-Артуръ бризантными бомбами.

- Раз... раз... началъ, волнуясь, петербургскій занка.
  - Разгулъ!
  - Развратъ!
  - Разбойники...

Всв спвшили помочь бъдняжить.

Только послѣ долгаго получаса оказалось, что петербуржецъ хотълъ сказатъ:

— Разговоры!..

Но вотъ первая загадка была рѣшена, и петербуржецъ вновь былъ осажденъ.

- Разговоры?... О комъ?.. О чемъ?..
- Кон... кон...—началъ петербуржецъ. Десятки голосовъ выступили къ нему на помощь:
  - Конвой?
  - Кондунтъ?
  - Контузія?
  - Коньякъ?

Словомъ, перепробовали десятка двасловъ, каждый по своей спеціальности. А петербуржецъ, сбитый буквально съ толку, боязливо озираясь по сторонамъ, продол-

— Кон... кон...

Въ концѣ-концовъ онъ плюнулъ и, не прощаясь ни съ кѣмъ, убѣжалъ. Что онъ котѣлъ сказать — такъ-таки и осталось не-извѣстно. Гласный думы увѣряетъ, что онъ имѣлъ въ виду "кондуктора". Педагогъ настанвалъ на "кондуитъ". Студентъ вопилъ: "конвой". А молодой адвокатъ мрачно и безапелляціонно рѣшилъ:

— Коньякъ!

"Коньякъ" и "конвой" въ значительной части заполняють еще современную провинцію. Но не одинокими остаются уже носители и совсемъ иныхъ началъ: зретъновое племя, зретъ новая идея, зретъ и растеть новая провинція, новая Россія...

Странны и отрывочны последнія данныя изъ жизни провинціи. Страна волнуется, ждеть откликовъ изъ столицы, ждеть событій... Народился новый и несомпенно общій интересъ къ жизни... День за днемъ проходитъ, провожаемый съ нервнымъ, лихорадочнымъ напряжевіемъ.

Свидттели жизня почувствовали вдругь себя участниками ея... Получилось новое, мучительное - сильное желаніе осмыслить,

облагородить, углубить и расширить жизнь. Когда же придеть настоящій день?—воть

Когда же придеть настоящій день?—воть общій и главный, важный и неотложный вопросъ.

И. В.

# Земекое и городекое вамоуправленія.

Міры городовъ противъ предполагаемыхъ бегпорядковъ призывныхъ.—Стісненія обывателей.— Бегдівятельность Екатеринодарской думы.— Стказъ отъ должности орловскаго городского головы. — Инцидентъ въ бендерской думъ. — Думское оскудівніе въ Херсоніъ. — Препирательство между Елисаветградскою думой и администраціей.—Одно ли и тоже дума и полицейское управленіе.—Еюрократизмъ и г. Рихтеръ, [какъ предсідатель земской управы. — Самоупраздняющееся земство.—Неумітренныя толкованія закона.

Тревоги, порожденныя безпорядками во время призыва запасных, а потомъ и новобранцевъ, естественно должны были вызвать какія либо мітры со стороны нашихъ городскихъ общественныхъ учрежденій, чтобы хоть сколько нибудь обезопасить на будущее время спокойствіе жителей, такъ какъ жизнь послітанихъ дней показала полвую несостоятельность въ этомъ отношеніи административной власти, когда она полагается только на свои силы. Поэтому въ разныхъ городахъ назначались экстренныя засёданія городскихъ собраній для обсужденія этого вопроса. Вотъ что пишутъ въ "С.-Пет. Вітд." изъ Нижняго Новгорода.

7 ноября состоялось экстренное засъданіе городской думы, для обсужденія вопроса о предотвращеніи мобилизаціонных безпорядковь. Дума, послі продолжительнаго обміна мыслей, постановила: 1) просить губернатора о томъ, чтобы для охраны города была прислана сотня казаковъ, при чемъ всё расходы будуть приняты городомъ; 2) запасных размістить по загороднымъ казармамъ, а войска расквартировать частью по наемнымъ помітеніямъ, а частью по обывательскимъ квартирамъ и 3) устроить за счетъ города сердечный пріемъ и угощеніе.

Въ этомъ же родъ состоялись постановиснія въ Вильнъ, Новочеркасскъ и другихъ городахъ. Постановленія разумныя, что и говорить. Конечно, дисциплинированный солдатъ принесетъ меньше огорченій обывателямъ, чъмъ не дисциплинированный. Но вотъ

ведь въ чемъ дело, какъ вы будете размещать войска по обывательскимъ квартирамъ? По закону эту натуральную повинность обязанъ нести домовладълецъ, а вовсе не квартиранть, и квартиранть имбеть законнейшее право не пустить къ себт никого на постой. Любопытно, какъ будетъ приводиться второй пунктъ постановленій городской думы. Впрочемъ, по сообщенію изъ Нижняго-Новгорода, ни сама управа, ни большинство изъ гласныхъ совершенно не осведомлены съ закономъ о расквартированіи войскъ. Какъ это ни странно, а это такъ. Управъ казалось, что можно въ квартиру любого обывателя определить на постой нескольких человекъ солдать, и въ этомъ смысле быль составленъ докладъ. А распредълить нужно было 15000 человъкъ. Это не шутка для города, которомъ население достигаетъ едва 100000 человъкъ. Когда обсуждался этотъ вопросъ въ думъ, то, по словамъ "С.-Пет.-Въд. , оказалось, что росписание квартирной повинности было сделано еще гъ 1899 году; съ того времени, разумћетси, многое въ домовладенияхъ изменилось — возникли цёлые новые кварталы на такъ-вазываемыхъ "новыхъ стройкахъ" на окраннахъ города, целый же вварталь на той же "стройке" сгоредъ, вместо маленькихъ деревянныхъ домовъ возникли целые дворцы, и т. под. Громадный дворецъ, напр., одного изъ купцовъ "по росписанію" являлся менфе убогой хижины на окраинъ города... Теперь избрали комиссію, ---ею сдълано уже другое роспи-



саніе, и домовладѣльцы готовятся въ пріему гостей. Вѣда только въ томъ, что потерпѣвнею стороной оказываются въ нѣкоторыхъ случаяхъ все-же квартиранты, притомъ бѣднѣйшаго класса: домовладѣльцы выселяютъ ихъ, — одни "честью", другіе чрезъ "мирового"; время теперь такое, что найти квартиру въ Нижнемъ трудно, и "козелъ отпущенія" бродитъ по улицамъ въ поискахъ за спасительнымъ "билетикомъ" на окнахъ.

Выходить такъ, что эта натуральная повинность всею своею тяжестью навалится на бъдняковъ квартирантовъ и на бъдняковъ домовладъльцевъ, потому что въ Нижнемъ есть множество такихъ домовладельпевъ на окраинахъ города, которыхъ домовладъльцами можно назвать только "съ позволенія", по выраженію корреспондента. У няхъ такія жалкія лачуги, что едва одному съ семьей поместиться, а туть постой! Повинность они обязаны нести на равит съ нижегородскими крезами, а отъ города ничего не видять: ни мостовыхъ, ни освъщенія, ни воды, хотя бы для тушенія пожаровъ. Это все политика центра. Въ центръ чистота, ленота и все, что хочешь. Для устроенія и украшенія центра тратятся всь городскія средства, а на окраинахъ мерзость запуствнія, съ окраинъ только выколачивають "подати".

Конечно, забота объ облегчени обывательской жизни должна быть положена въ главу угла городскаго самоуправленія, но это можеть быть только тогда, когда обыватель, во всемъ разнообразіи своихъ интересовъ, будеть имъть въ думъ своихъ представителей, когда въ основу избирательнаго права въ общественныя учрежденія будеть положено не имущественное, а трудовое начало. До этого момента все будеть идти такъ, какъ оно идетъ, и городскіе муниципалитеты въ большинствъ будутъ хлопотать только о томъ, чтобы побольше собирать и очень мало давать тому большинству, съ котораго собрано, т. е. небогатому населенію городовъ. Вотъ "Южн. Тел." пишетъ, что Екатеринодарская дума является въ этомъ отношении одной изъ типичнъйшихъ. Она стремится увеличивать налоги для того, чтобы увеличить жалованье городскимъ заправиламъ, а вопросы объ удешевленіи жизни бъдныхъ обывателей ее совсъмъ не безпокоять, и въ этомъ отношения ничего не сдвлано. Напримъръ, вопросъ о топливъ въ Екатеринодаръ имъетъ большое значение для объднаго населения, потому что дрова доходятъ зниою до 30 р. сажень, а по мелочамъ и дороже.

"Да, нередко приходится сидеть и въ нетопленныхъ жилищахъ въ вйду невозможности доставить топливо по немощеннымъ улицамъ въ зимнее время, когда оне превращаются въ сплошныя болота.

Оставлять большинство населенія города въ такомъ положеніи нельзя, и городское самоуправленіе, если оно желаетъ идти на встръчу нарождающимся потребностямъ, должно расширить свою дъятельность учрежденіемъ собственныхъ складовъ для снабженія населенія топливомъ по такимъ цънамъ, которыя могли бы сдерживать алчные аппетиты нашихъ промышленниковъ, имъющихъ склады дровъ.

Устройствомъ дешевыхъ квартиръ на городскихъ участкахъ въ разныхъ частяхъ города можно бы улучшить также условія жизни населенія.

Съ этою пѣлью, а равно для другихъ городскихъ нуждъ, городъ долженъ не только беречь имѣющіеся свободные участки, но и скупать таковые изъ первыхъ рукъ".

Все это благія ножеланія, а тімъ, кто засідаеть въ думі, и безъ того тепло и ни откуда не дуеть.

Мы уже говорили о тяготахъ, которыя приходится нести бъднъйшему населенію городовъ, не получая за это выгодъ, выпадающихъ на долю болъе состоятельныхъ жителей. Не ившаеть здесь привести одинъ любопытный случай имфвилій мъсто въ бендерской думъ. По словамъ "С.-Пет. Въд." и. д. бендерскаго городского головы Вольшевскій сообщиль особымь донесеніемь начальнику губернія о следующем инциденте, разъигравшемся предъ самымъ открытіемъ засъданія думы 27-го октября. Къ зданію думы собралось около 80 мітань, которые предъявили требованіе уменьшить непомірно тяжелую для нихъ арендную плату за городскую землю, грозя въ противномъ случать, "разнести" думу. Въ думъ собралось 20 гласныхъ, и городской голова собирался уже открыть засъданіе, но, услышавъ крики и угрозы мъщанъ, гласные поспъшили обратиться въ бъгство, незамътно ускользая

по одиночкъ изъ зала засъданій. Когда тласныхъ осталось всего 10 человъкъ, и. д. тородского головы поспъшилъ "уйти отъ зла", но не для того, чтобы "сотворить благо", а исключительно, повидимому, для скоръйшей отправки настоящаго донесенія.

На это донесение администрация ответила. что для возстановленія порядка существуєть полиція, да другого отвіта она и дать не могла. Очевидно, городской голова г. Вольшевскій, не смотря на то, что онъ носить присвоенный его званію знакъ, совершенно не знакомъ съ самыми необходимыми въ его положенін законами. А затемъ еще воть что. Отчего бы не выслушать этихъ ившань толкомъ, прежде чъмъ писать донесение или жалобу, право, не знаю, какъ назвать бумагу, написанную бендерскимъ головой. "Въдь не съ жиру же въ самомъ деле они обсновались", справедливо зам'вчаеть корреспонденть, "а върнъе всего, подъ дъйствительнымъ давленіемъ тяжелыхъ условій текущаго кризиса. Мъщане хлъборобы переживають теперь, какъ и крестьяне, тяжелые дни послѣ недорода, и то тягло, какое было для нихъ посильно въ нормальные годы. могло сделаться непосильнымъ геперь, когда иные не имъють насущнаго хльба. Если бы тородское управление вникло въ сущность событія и приняло отвівчающія положенію въ цъляхъ облегченія положенія "строптивыхъ" мѣщанъ, то оно исполнило бы свой долгь, возложенный на него закономъ, обязывающимъ его печься о мърахъ, пользахъ и нуждахъ, Тогда, всеконечно, не было бы надобности ни въ донесеніяхъ, ни въ репрессаліяхъ".

Все это совершенно върно: законъ обязываетъ печься о пользахъ и нуждахъ населенія, но дъло-то въ томъ, что господа Вольшевскіе населеніемъ считаютъ себя, потому что они только въ думахъ и засъдаютъ, а представителей отъ тъхъ, о комъ нужно печься, тамъ нътъ.

Расширеніе представительства въ городскихъ самоуправляющихся общинахъ тѣмъ болѣе необходимо, что въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ избранные на общественное служеніе совершенно равнодушно относятся къ своему дѣлу, оно не затрагиваетъ ихъ интересы и представляетъ для нихъ одну обузу.

Какъ ржавчина разрушаеть самый твер-

дый металяъ, такъ и ядъ бюрократическаго начала, коснувшись хотя бы и чуждыхъ ему по духу учрежденій, какими являются земскія и городскія самоуправленія проникаеть внутрь и пропитываеть даже лучшихъ общественныхъ работниковъ. Въ Московскомъ увадномъ земствв разытралась очень печальная исторія. Все собраніе, всв члены управы стали на одну сторону, а по другую сталь председатель управы г. Рихтеръ. Г. Рихтеръ долго служить въ земствъ и сдълалъ очень много хорошаго. Школьное дело въ Московскомъ утадъ при немъ расцвъло, и учителя и учительницы какъ разъ въ то время, когла разыгрался въ последнемъ собраніи помянутый инциденть, поднесли г. Рихтеру тепло написанный адресъ. Все, что было написано въ адресф-истинная правда. Г. Рихтеръ заботился и объ учащихся, и объ учащихъ, работалъ, не покладая рукъ, н работалъ не ради корысти. Но вотъ подите же! - такой превосходный во всых отношеніяхъ человъкъ, и никто съ нимъ служить не хочеть. Избранные раньше члены управы отказались, вновь нам'тченные канинаты тоже отказались баллотироваться, если не откажется Г. Рихтеръ. Чъиъ это объяснить? Объясняется это темъ, что чемъ лольше служить г. Рихтерь, ть больше онъ пропитывается бюрократическимъ ядомъ единоначалія. Въ конців концовъ злой духъ единоначалія до такой степени имъ овладель, что онъ совершенно пересталь признавать коллегію земской управы.

Всъ лъда онъ вершилъ самъ и никому не давалъ ходу. "Я! я! я!.." звенъло у него въ ушахъ, вездъ "я!" и больше никого; очень естественно, что у его товарищей по работь руки, что называется, отвалились, и они ушли, представивъ собранію мотивированное заявленіе. Исторія эта длинная п во всъх подробностяхъ передавать ее не стоить. Суть дальнъйшаго ея теченія заключается въ томъ, что на очередномъ собранін, по выход'є въ отставку членовъ управы г. Рихтеру дано было понять, что следовало бы и ему выйти въ отставку, чтобы очистить воздухъ. Онъ категорически отказался и заявилъ твердое намфреніе оставаться до конца срока избранія на своемъ посту. Собраніе закрылось, ничего не добившись, ничего не ръшивъ, а управа осталась безъ членовъ.

Назначено было экстренное собраніе, созванное для набранія недостающаго числа членовъ увадной земской управы. Вольшинство гласныхъ въ своихъ рѣчахъ опять весьма ясно намекали председателю уездной земской управы Н. П. Рихтеру на необходимость выйти ему въ отставку. Ораторы говорили объ отсутствін дов'єрія къ нему среди членовъ управы, на что последніе указывали, въ своей докладной запискъ, на невозможность поправить дело безъ полнаго обновленія всего состава управы, но Н. Ф. Рихтеръ подать въ отставку не пожелалъ, заявивъ, что, несмотря на всв нападки, онъ непреклонно намфренъ оставаться на своемъ посту до конца срока своего избранія. Послі такого заявленія, сообщають "Р. Въд.", всъ предложенные къ избранію въ члены управы лица отказались отъ баллотировки.

Да, хорошій работникъ г. Рихтеръ, но онъ не общественный дѣятель. Нѣтъ! Онъ совсѣмъ не понимаетъ, что бороться съ собраніемъ, которое его избрало формальнымъ своимъ представителемъ, нельзя. Разъ общественная группа, призвавшая дѣятеля, находитъ его дѣятельность почему либо неудобной, истинный общественный дѣятель, уважающій себя, долженъ удалиться.

Онъ можетъ аппелировать къ общественному мижнію въ собраніи и въ печати, если съ нимъ поступили несправедливо, но уйти онъ долженъ, если не желаетъ въ корив подрывать основы общественныхъ началъ. Поведеніе г. Рихтера привело къ тому, что у московскаго укаднаго земства будетъ назначенная изъ чиновниковъ управа.

Все это очень печально. Йечальное пове-

"Самоупраздняющееся земство"?! что за нельпость такая? А воть, оказывается, есть у насъ и такія земства.

Земства, которыя стремятся къ идеалу, начертанному въ проектъ (благодаря Бога остался въ портфелъ) одного изъ покойныхъ министровъ внутреннихъ дълъ. Впрочемъ даже и не одного... Ну, да дъло не ъъ этомъ, а въ томъ, что сообщаютъ "Кіевск. Откл." о полтавскомъ губернскомъ земствъ. Вотъ что говоритъ газета:

"Печальнымъ примъромъ самоупраздняющагося губернскаго земства является Полтавское. Самая быстрота, съ которой происходить это самоуннятоженіе, поучительна, и наводить на грустныя развышленія. Такъ, за последпіе три года целыхъ три области земскаго дела оказались упраздненными в признаны деломъ уездныхъ земствъ или правительства: начальное народное образованіе, таковое же среднее, затемъ все дорожное дело и, наконецъ, ветеринарія. Очень печалить и досадуетъ губернскихъгласныхъ, что нельзя никакъ прикончить еще и больницъ губернскаго земства, которыхъ, какъ на грёхъ, двё— въ Полтаве в Кременчугь.

Очевидно, этому земству чего-то не хватаеть, и, върнъе всего, не хватаетъ прилива свъжихъ силъ, совсъмъ изъ другой среды, а не изъ той, откуда оно ихъ черпаеть.

По закону губернаторамъ предоставленоправо въ теченіе двухнедъльнаго срока изъявлять свое согласіе или несогласіе наприглашение земскихъ служащихъ. Это правило такъ широко толкуется губернаторами,.. что они требують въ большинствъ случаевъ представленія списковъ лицъ даже временноприглашенныхъ управами, даже занимающихся сдельными работами, при этомъдвухнед фльный срокъ растягивается въ двухмъсячный и еще болье долгій. Воть чтосообщають въ "Хоз." изъ Уфинской губ. Тамъ установился такой порядокъ, что губернаторъ въ двухнедъльный срокъ хотя и увъдомляетъ управу, но лишь о томъ, чтопредставленное лицо не можетъ быть допущено на службу впредь до особаго распоряженія, причемъ подобные отвъты присылаются на печатныхъ бланкахъ. Лействительное же утвержденіе лицъ затягивается: на очень продолжительное время. Такъ, изъ 149 лицъ, представленныхъ уфимской губернской земской управой за последнее время на утверждение губернатора, окончательный отвътъ въ законный двухнедъльный срокъ быль полученъ только о 40 лицахъ, и очень иногія земскія должности подолгу остаются незамъщенными: напримъръ, должность завъдывающаго оцтнкой промышленныхъ заведеній свободна съ октября прошлаго года, несмотря на представление управой двухъ кандидатовъ. Свободно мъсто уфимскаго утаднаго агронома, — кандидатъ. былъ представленъ въ іюлѣ. Нерѣдко, представляемыя лица, не получая долгое время отвѣта объ утвержденін ихъ, устранваются въ другихъ губерніяхъ, а земству приходится искать новыхъ кандидатовъ. Въ нынѣшнемъ году утвержденіе потребовалось даже для всѣхъ лицъ, временно работавшихъ весной на борьбѣ съ сусликами. Въ числѣ ихъ было, между прочимъ, нѣсколько

воспитанниковъ земской белебеевской сельскохозяйственной школы, несколько местныхъкрестынъ и даже бывшій белебеевскій исправникъ г. Ляминъ.

Естественно, что при таких условіяхъисполнительный органъ земства, земская управа, не въ состояніи быстро осуществлятьпостановленія собраній.

А. У-въ.

## Тревоги дня.

І. "Податя" и вывозъ.— "Каторжные дьяволы" и хлъбныя залежи. — 3 версты въ часъ и комиссія.— II. Ученыя тревоги. — Необходимо-ли образованіе? — 1/33 человъка. — Методы обученія. — Исправленный Лермонтовъ. — Двухрублевые учителя и пустующія школы. — Сынъ въ гостяхъ у родителей съ разръшенія начальства. — III Идея пріобрютенія богатствъ. — Два пути. — Инженеръ Ө. Ө. Баталинъ и газетная бумага вмъсто обуви. — И. И. Щербина съ объвдками. — Дворянскія вотчины. — IV. Провинціальная весна. — Одесскій ребусъ. — Справка о взяткахъ и благосклонное вниманіе къ печати. — Облавы на людей. — Лакейскій сборъ. — Полицейская литература и коммерція. — Обывательское ликованіе.

Еще въ 1891 году — тогдашній министръ финансовъ Вышнеградскій торжественно провозгласилъ следующій безъ преувеличенія великій принципъ относительно русскаго хлеба. "Сами не будемъ есть, а вывозить будемъ". Гнилой западъ, какъ известно, тогда же отметняъ эти слова и немедленно же сильно повысилъ ввозныя пошлины на русскій хлебъ, понизивъ въ тоже время курсъ русскаго рубля съ 75 до 66 копескъ.

Русскій мужичекъ, конечно не протестовалъ. "Сами не будемъ всть, а вывозить будемъ", государственная мудрость этой формулы была глубоко воспринята и усвоена нашими пейзанами. Вывозъ хлеба у насъ, какъ известно, очень великъ. Этому не препятствуетъ и та оффиціально проверенная выкладка, изъ которой явствуетъ, что, въ то время, какъ въ Норвегіи, напр. каждый крестьянинъ въ годъ съедаетъ 33 пуда хлеба—нашъ мужичекъ удовлетворяется въ годълишь семнадцатью пудами.

Въ этомъ году—урожай былъ, къ счастью, выше средней нормы, и вотъ потянулся клѣбъ со всѣхъ сторонъ неоглядной Руси, заскрипѣли обозы, горы зерна волокомъ волокли повсюду на станціи. Но тутъ прозвучало обычное у насъ слово—залежи. Хлѣбъ, привезенный на станцію "съ мѣста въ карьеръ", оставляется долгими мѣсяцами ле-

жать на мъстъ. Пропускная провозоснособность нашихъ дорогъ— (не понимаетъ этого мужичье) не можетъ перевезти накоиляющихся грузовъ.

По оффиціальным сообщеніямъ, — залежи эти еще въ настоящее время (а сколькомъсяцевъ прошло со сбора урожая!) достигли колоссальной цифры свыше 100 тысячъ вагоновъ, т. е. свыше 84 милліоновъпудовъ.

Въ Петербургъ созвали комиссію. Комиссія— это средство, если его принимать умъренными порціями, дъйствуеть, какъ извъстно, отъ всъхъ болъзней.

Собралась комиссія. Пригласили сюда желѣзнодорожниковъ и представителей финансоваго вѣдомства. Въ качествѣ необыкновенной уступки вѣяніямъ времени пригласили даже представителей печати, да еще съ правомъ голоса (вотъ какой либерализмъпроявили—гляди, Европа!). Жаль только, не пригласили сюда не только представителей наиболѣе близко стоящаго къ населенію и его нуждамъ земотва, не пригласили даже членовъ биржевыхъ комитетовъ—купцовътергующихъ съ хлѣбомъ, не только что самихъ "чертей свинячихъ", которые наиболѣе пострадали отъ залежей, не пустили.

"Убытки отъ хлъбныхъ залежей для нашейстраны исчисляются во много десятковъ• жилліоновъ рублей въгодъ" — такое положеніе • было раньше всего заявлено и даже не встрътило возраженій въ совъщаніи комиссіи.

Жельзнодорожники думали не о томъ, какъ бороться съ залежами, а о томъ, какъ бы оправдать себя отъ обвиненій общества и печати. Вагоновъ нътъ, главная причина заявляли они. Ихъ, собственно, и не было, а теперь еще и на войну на Сибирскую дорогу взяли.

"Мы не можемъ сами по себъ избъжать залежей"—говорили желъзнодорожники на указанномъ совъщания. — Разъ товарное движение по той или другой дорогъ разсчитано на нужды, существующия во весь годъ, то мы не можемъ себъ въ убытокъ установить такой подвижной составъ, который нуженъ только для одного мъсяца въ году, во время сбора хлъба. Что будемъ мы дълать весь остальной годъ, истративъ средства на организацію максимальнаго, чуть не удесятереннаго подвижного состава? — объясняли жельзнодорожники.

- Однако это, на первый взглядъ, правильное заявленіе было опровергнуто. Представитель Юго-Восточныхъ желізныхъ дорогь г. Ренкуль любезно сообщилъ очень любопытную деталь: ростовскій биржевой комитеть просиль правленіе дороги искусственно задерживать приливъ грузовъ въ портъ (!).

Это, однако, далеко не все: На XXVI съвздъ горнопромышленниковъ было съ несомнънностью доказано, что только одна местая часть имъющагося въ наличности количества вагоновъ находится въ движеніи въ каждую данную минуту. Остальныя пять шестыхъ (!) этого количества "по неустройству въ отправкахъ" стоятъ въ это время на станціяхъ. На этомъ же съвздъвияснилось что за постоянными простоями истинная "скорость" нашего товарнаго движенія представляетъ собою всего лишь три (!!) версты въ часъ.

Допладчики стыдливо умалчивали объ этихъ и подобныхъ же недостаткахъ и строчили одинъ проектъ борьбы съ залежами за другимъ. Недурную мысль и не безъ пафоса провелъ инженеръ—путеепъ С. М. Катковъ: кто ходить въ сапогахъ—тому часто кажется, что весь міръ общить кожей.

Для устраненія залежей, по мивнію докладчика, необходимо воспретить вывозъ клаба изъ Россін. За проведеніе этой мітры говорить война, отнимающая рабочія силы и поэтому предсказывавшая неурожай въ будущемъ, тітмъ боліте, что война продлится не меніте двухъліть. Надвигающаяся холера только подтверждаеть этоть выводъ, ибо теперь необходимо поднять питаніе народа, такъ какъ истощенный организмъ легче ноддается болізани. Неурожай хліба на сітвері и югіт Россіи прямо требуеть этой мітры, какъ уже сділали у себя Австрія, Румынія и Сербія.

Къ сожалънію, чъмъ крестьяне уплатили бы при этомъ подати, которыхъ съ низъ не сложатъ, —авторъ доклада не пояснилъ.

Такъ таки и закончился събздъ, постановивъ только, что хлѣбныя залежи неизбъжны. Сколько лѣтъ уже указываетъ наша печать на единственный путь борьбы съ этимъ зломъ—на постановление отвътственности за залежи самихъ желѣзныхъ дорогъ.

Будетъ введена эта справедливая отвътственность, будутъ установлены штрафы за каждый день существованія залежей, и никто не будетъ "просить о задержаніи хлібов", быстро двинутся, "отдыхающіе" <sup>5</sup>/6 всего количества вагоновъ, и значительно больше трехъ верстъ будетъ тогда проходить въ часъ наши товарные поізда.

Не будеть гибнуть и идти прахомъ милліоны—мужицкое достояніе наше—говорить съ цифрами въ рукахъ печать.

Гибнутъ и гніютъ горы зерна въ нашей убогой странъ. На вътеръ идетъ народное богатство.

— Давнымъ давно извъстно, что истинная культура и настоящее просвъщение—распространяются въ Россіи только однимъ путемъ—путемъ самыхъ различныхъ воспрещеній и циркуляровъ.

"Воспрещается курить", "цвѣтовъ не рвать, собакъ не водить, по травѣ не ходить",—эти и многія иныя подобныя же требованія являются въ сопровожденіи серьезныхъ доказательствъ главными и исконными распространителями нашей культуры.

Пути эти явились бы, конечно, безусловно, полезными, въ томъ случать, однако, если бы нашъ обыватель умтать проникнуться должнымъ благоговтнемъ къ подобному циркулярно-воспретительному просвъщеню.

Но обыватель не только не ум'веть, но еще и не хочеть этого. Въ своей гордын в и своеволіи—обыватель позволяеть себ'в мечтать о какой то самостоятельности. Правда, эти мечты рёдко идуть дальше "своеволія" изв'єстнаго м'єщанина у Гл. Успенскаго, который, своевольно снимая и вновь од'євая свои собственные сапоги, самостоятельно заявляеть: "захочу сниму,—захочу од'єну". Но и въ такомъ, хотя бы и скромномъ вид'є—эти мечты являются основою очень многихъ недоразум'єній въ д'єл'є народнаго просв'єщенія.

Различныхъ осложненій въ этой области не оберешься.

Какъ оказывается, раньше всего многіе вопросы у насъ просто еще не разр'єшены. Надумало, напр., объецкое земство возбудить ходатайство объ открытін гимназін. Полученъ уже и отв'єть на это ходатайство: просителямъ было дословно указано, что "въ министерство еще недостаточно выясненъ вопросъ о необходимости средняго образованія" (?). Какое, однако, образованіе "уже" выяснило у насъ с вою необходимость?

Только что опубликованныя свъдънія всеобщей переписи не дають, къ прискорбію, отвъта на этоть вопросъ, но зато много и красноръчиво говорять о необходимости подобнаго выясненія. Данныя переписи требують серьезнаго вниманія.

Дъло обстоить такъ:

Съ учебно-воспитательными цёлями затрачивается въ настоящее время въ столицё трудъ девяти человъкъ изъ каждой тысячи населенія, а вит городовъ—въ десять разъ меньше (9 человъкъ на 10,000); врачебно-санитарное дъло въ столицѣ привлекаетъ восемь человъкъ изъ тысячи, въ сельскихъ же мъстностяхъ—въ 20 разъ меньше (4 чел. на 10,000); наука, литература и искусство представлены въ столицъ пятью человъками на тысячу жителей, въ деревить—въ 165 разъ меньше.

Въ деревнѣ, оказывается, на тысячу на принадлежащихъ къ "наукѣ, литературѣ и искусству" приходится <sup>1</sup>/вз "научно-литературно-художественной" личности. Дробъ скорбно-юмористическая.

Эта 1/88 "научно-художественно-литературнаго" человъка выяснена уже.

Если же вопросъ о необходимости средняго образованія еще и не выясненъ, то сто, конечно, не важно. Ничего, будеть выясненъ! главное—это статистика <sup>1</sup>/зз человѣка и больше никакихъ.

Оть этих общих вопросовь народнаго просв'єщенія—прямой путь къ вопросамъ частным, подобно тому, какъ оть общаго уголовнаго уложенія приходится въпрактической жизни обращаться къ разнорічнымъ мнітіять частнаго пристава.

Частные вопросы—касаются только различных системъ преподаванія. Изъ Харьковской губерніи сообщають, напр., что вътамошнихъ приходскихъ училищахъ средиметодовъ обученія ребятишекъ пользуется всым правами гражданства и методъ "вбиванія грамоты", причемъ у каждаго педагога въ этомъ отношеніи существуетъ своя опредъленная система: одни придерживаются системы подниманія учениковъ за уши, другіе бьють по липу, по головъ и просто по чемъ попало, третьи особой палочкой, спеціально на этотъ случай припасенной.

Даже вновь назначенныя учительницы церковно-приходской школы, не желая отставать отъ своихъ коллегъ по профессіи, начинають частенько прибъгать къ затрещинамъ, хотя еще и не успъли избрать опредъленной системы.

Бъдныя, оъдныя не избравшія еще системы, учительницы! Не знають онъ, чтоисистема" въ воспитавіи все.

Вотъ, напр., "система" нравственности, принятая одною изобрътательною начальницею женской гимназіи въ Ригъ.

Надо было "исправить" безиравственность Лермонтова и исправили!

Первый фиговой листочекъ былъ наложенъ хранительницей добрыхъ нравовъ на слово евнухъ".

Несчастный евнухъ былъ изгнанъ, и на его мъсто поставленъ— "духъ", такимъ образомъ виъсто:

- "Встръчалъ его мрачный евнухъ", у начальницы значится:
  - "Встръчалъ его сумрачный духъ".

У Лермонтова "мрачный" евнухъ приводитъ путника въ комнату, гдъ

> На мягкой пуховой постели, Въ парчу и жемчугъ убрана Ждала она гостя. Шипъли Предъ нею два кубка вина.

Педагогическую д'ятельницу, какъ видно, сильно смутила эта пуховая постель, такъ какъ ея сумрачный духъ приводить путника совстить не туда, куда сл'ёдовало: Въ лежой, изящной "качалкъ", Въ паряз и жемчугъ убрана Царица ондёла у "прялки", Предъ нею два кубка вина.

Конечно, разъ качалка, то для соблюденія рифмы является необходимость и въ -прядкъ.

Дальше, если помните, у Лермонтова сказано:

> Сплетались горячія руки, Уста прилипали къ устамъ, И страстные, дикіе звуки Всю ночь раздавалися тамъ.

Какъ вамъ угодно, но подобная картина прямо таки способна столкнуть остзейскую дъвицу со стези добродътели. Но, къ счастью, начальница сама поэтесса, а посему гръховодникъ Лермонтовъ откладывается ею совершенно въ сторону, и изъ подъ собственнаго цъломудреннаго пера ея выливается скромный, но драгопънный перлъ. Посудите сами:

Они пѣли, шутили, играли, Дѣлили любовь пополамъ, И чудные звуки рояли Вею ночь раздавалися тамъ.

Такъ хочеть начальница. Да и какъ же иначе? Иначе, кажется, никакъ невозможно.

Учительница настолько талантливам, вообще говоря р'вдкость. Только немногіе города могуть, конечно, обладать "исправляющими Лермонтова" учительницами. Если Остзейскій край и обладаеть такимъ раритетомъ, товъ кіевской, напр., губерніи—ни въ коемъ случав ничего подобнаго не обръсти.

Церковно-приходскія школы Кіевской губерній вотъ уже сколько времени-безрезультатно ищуть учителей.

. Въ газетахъ усиленно печатаются объявленія отъ имени пустующихъ школъ. Здъоь же указаны и условія, предлагаемыя учителямъ:

Оказывается, что каждое такое вакантное жесто оплачивается жалованьемь от зо до 100 руб. въ годъ.

Народный учитель, тотъ самый, кто "дълаетъ исторію", кто "куетъ будущее страны" —и 30 рублей жалованія въ годъ— можно ли въ самомъ дѣлъ прибавить что либо къ этому поразительному факту?

"Двадцать слишкомъ леть тому назадъ, — говорить отчеть министра народнаго про-

свъщенія за 1900 г., — когда вводился институть полицейских урядниковъ, многія училища должны были временно пріостановить свою дъятельность за поступленіемъ учителей въ составъ новаго учрежденія. Нынъ тоже явленіе повторяется въ мъстностяхъ, гдъ вводится казенная продажа питей, такъ какъ учителя массами переходять въ акцизное въдомство.

Трудно обозрѣть всѣ тревоги дня въ области нашей школы.

Однить изъ наиболье яркихъ и эффектныхъ вопросовъ, оказывается здъсь за послъднее время слъдующіе: имъетъ ли право учащійся, ежели, къ примъру, его отецъ у себя въ домъ—вечеръ устроитъ п гостей позоветъ—имъетъ ли право учащійся на онномъ вечеръ присутствовать?

"Мѣсяцъ тому назадъ министерство народнаго просвъщенія сообщило какъ столичнымъ, такъ и провинціальнымъ начальникамъ учебныхъ заведеній, что воспитанникамъ всякихъ учебныхъ заведеній воспрещается присутствовать на танцовальныхъ вечерахъ и балахъ, устраиваемыхъ въ домахъ ихъ родителей, опекуновъ и лицъ, у которыхъ проживаютъ учащіеся".

Распоряженіе это произвело, конечно, крупное впечатл'яніе.

Юноши, сидя дома,—все время съ опаскою глядели на заходящихъ и съ тоскою думали, ужъ не "вечеръ" ли происходитъ у нихъ, и не пора ли поэтому удирать.

Если въ гости приходила тетя или бабушка—учащіеся еще рисковали оставаться дома. Но если, паче чаннія, среди гостей оказывалась кузина или, чего, Боже сохрани, вдругъ цълыхъ двъ кузины,— приходилось немедленно улепетывать.

Въ настоящее время, однако, "министерство увъдомило начальствующій учебный персональ, что таковое постановленіе не должно нить силы и отмъняется, такъ какъ въ него вкралась редакціонная ошибка, исказившая смыслъ циркуляра, благодаря чему предписаніе было понято, какъ запрещеніе (?). Между тыть министерство вовсе не намъревалось витышваться въ домашнюю жизнь учащихся и не предполагало стъснять ихъ въ ней какимъ бы то ни было образомъ".

Свободно и легко, вонъ оно какъ легко оказывается жить по нынъшнимъ временамъ.

"Живи дома какъ дома"—вонъ оно какія блага стали "учащимся предоставлять и куда только мы при такихъ вольныхъ порядкахъ придемъ?

"Ність двухь путей добра и зла: есть два пути добра", говорить въ одномъ изъ своихъ стихотвореній Бальмонтъ. Есть также "два пути" пріобрітенія богатствъ;

Можно, съ одной стороны, уменьшать расходы, можно съ другой стороны приналечь и увеличить доходъ.

Пріятно, конечно, и то, и другое. Но способности челов'вческія ограничены, и нашимъ изобр'втателямъ приходится обычно пользоваться хоть и на выборъ, но только однимъ изъ этихъ путей.

Примъровъ примъненія этихъ путей сколько угодно даетъ текущая жизнь. Среди навъстій съ театра военныхъ дъйствій остановила на себя всеобщее вниманіе только что сообщенная по телеграфу-просьба, обращенная къ корреспонденту сестрами милосердія.

--, Ради Бога, телеграфируйте, просили сестры, — телеграфируйте туда, въ Россію, чтобы намъ прислали теплой обуви и одежды... Страданія больныхъ и раненыхъ неимов'єрны... На нихъ нельзя смотріть безъ слезъ... Ради Бога"!

Какъ это видно изъ провъренныхъ военной цензурой корреспондентскихъ извъщеній —нужда на Дальнемъ Востокъ дъйствительно очень велика.

"Недостатокъ въ теплой одеждѣ, въ теплой обуви, босыя ноги въ двадцатиградусный морозъ, неимовѣрныя страданія больныхъ и раненыхъ, изъ-за недостатка въ полушубкахъ, при долгихъ перевозкахъ въ нетопленыхъ товарныхъ вагонахъ", вотъ оффиціально признанныя нужды нашей арміи.

Сдавайтесь, оборвы ши!—кричать сплошь и рядомъ японцы нашимъ солдатамъ.

Принимаемыя до сихъ иоръ мъры не приходять къ цъли. Колупаевы и Разуваевы умудряются сплавлять на Дальній Востокъ и валенки, которыя неминуемо разваливаются на третій день, и полушубки, которые разлетаются отъ одного прикосновенія и многое, многое еще. У каждаго, конечно свой способъ пріобрътенія богатствъ.

Во всякомъ случат на театръ военныхъ дъйствій установлена нужда, серьезная и острая нужда. Инженеръ  $\theta$ .  $\theta$ . Баталинъ

предложиль остроумное средство помочь въ этой нуждё солцатамъ. "Пусть соберутся всё благотворительныя общества наши и всё истинно добрые люди, и пусть отправять они всё въ действующую армію ненужныя имъ газеты. (!) Пусть закутають солдатики свои ноги въ газетные листы. "Одна и та же газетная бумага можеть въ теченіе 3—4 дней защитить ноги отъ холода".

Лаврамъ г. О. О. Баталина позавидовалъ
— нъкій И. И. Щербина, послъдній еще
давно говорилъ, что наши солдаты нуждаются не только въ обуви; имъ нужна еще
и пища.

На деревнѣ у мужиковъ (г. И. И. Щербина—самъ это видѣлъ) остается много объѣдковъ. Если бы эти куски собрать (у однихъ батюшекъ—сколько соберется) получились бы, очевидно, великолѣпные сухарики для солдатиковъ!—говорилъ И. И. Щербина.

Богъ съ ними, однако, съ О. О. Баталинымъ и И. И. Щербиной. Прости имъ, Господи, ибо не въдаютъ они, что творятъ, и еще менъе въдаютъ, что говорятъ и пишутъ.

Богъ съ ними, и съ самыми способами "сокращать расходъ". Вглядимся въ новые планы, новые пути накопленія богатствъ, не тѣ пути, гдѣ не только лишь сокращеніе расходовъ блестить туманной звъздочкой на горизонтѣ, а тѣ, гдѣ яркимъ заревомъ горить впереди болѣе широкая задача: яркое солице радикальнаго увеличенія доходовъ.

И здѣсь, въ этой области, нельзя, какъ оказывается, не наткнуться на "Московскія Вѣдомости.— "Нашъ пострѣлъ вездѣ поспѣлъ"—говоритъ народная поговорка.

Намъ приходилось уже на столоцахъ "Науки и Жизни" говорить о положени оброшенной и запущенной Сибири. Теперь "Московския Въдомости" съ своей точки зръния взялись за эту тему. Конечно, не самодъятельность, и не зловредное земство-нужны, по ихъ миъню, Сибири. Нужны Сибири—раньше всего гг. дворяне.

"Въ настоящее время—армія не можетъ быть продовольствована мъстными средсгвами начинаютъ "отъ Адама"—"Моск. Въд.", пытаясь замаскировать свои планы и побужденія. "Цъль эта можетъ быть достигнута только путемъ созданія (?) въ Сибири крупныхъ и среднихъ частновладъльческихъ хо-

зяйствъ, которыя, обладая большею приспособляемостью къ требованіямъ минуты, большими спеціальными знаніями и большимъ оборотнымъ капиталомъ, явятся поставщиками для армін всьхъ необходимыхъ сельскохозяйственныхъ продуктовъ, и не только

наука

въ сыромъ, но и въ обработанномъ видъ. "А въ мирное время эти же хозяйства будуть служить проводниками въ крестьянскую среду сельскохозяйственныхъ знаній и, что еще важнье, трезвыхъ нравственныхъ и политическихъ понятій въ крат, развращаемомъ и развращавшимся целыми поколеніми уголовныхъ и политическихъ ссыль-HHRT".

Вотъ оно, какая штука! Стонтъ только дворянамъ раздать вотчины, раздълить между ними Сибирь, и страна будеть благоденствовать, и г-да дворяне немедленно станутъ, на благо отечества, "проводниками трезвыхъ, нравственныхъ и политическихъ повятій!!

Старая, на башкирскихъ земляхъ еще недавно испытанная штука. Не следовало ли бы, однако, вифстф съ земельными вотчинами, надълить гг. дворянъ-будущихъ "проводниковъ", еще и крепостными? Пусть бы всерьезъ проводили, по крайности, эти "трезвыя, правственныя и политическія понятія"!

Нъкоторые добродътельные люди, --- говоритъ Ницие, -- считають доброд телью говорить, что добродътель необходима, а въ глубинъ думы върять лешь въ то, что необходима полиція.

— Какъ извъстно, оффиціально объявлена "весна". Первые метеорологическія бюллетеви были приблизительны таковы:

Ръки вскрылись. Кой-гдъ по утрамъ легкіе заморозки. Воронье карканье все стихаетъ. Наблюдался кратковременный слетъ соловьевъ. Прилетели, посвистали и разлетелись въ разныя стороны, спугнутые, видно, еще господствующими по утрамъ замороз-

Первая соловыная трель звучала зычной фіоритурой, звучно, ув'тренно и сво-

Это была отходная зямь и страстный, пламенный порывъ къ новой жизни, свободной и счастливой...

Притихли чижики, канарейки, воробы, присмиръли сороки и прилегли мирно пасущіяся стада, устремляя взоры въ чарующуюдаль, гдъ занималась заря.

А неугомонныя вороны запрыгали, захлопалн крыльями и закричали въ одинъ го-

### — Кар... кар... карраулъ..!

жизнь.

При ономъ благораствореніи воздуховъобщее самочувствіе было до последней степени необычно: не то подъ ложечкой сосетъ, не то сердце замираетъ.

Чувства обывательскія—газета "Юристь" попыталась, напр., выразить въ следующемъ видъ:

"Такое, понимаете-ли, настало время, что ничего сообразить невозможно: раскроешь газету и потомъ весь день ходишь осель-ословъ. Въдь вы только подумайте: въ первой передовицъ-свобода слова, вовторой --- свобода личности, и въ третьей --свобода совъсти. А въ корреспонденціяхъ всепо старому: изъ Нижне-Замухрянска "намъ. пишуть", что городовые затащили въ участокъ дъвушку-еврейку и за безписьменность обезчестили ее; изъ Средне-Замухрянска "намъпишутъ", что полицейские задержали пьянаго и притомъ задержали такимъ образомъ, что у него врачами установленъ переломъ семи реберъ, пробоина въ черепъ в совершенно вытекъ лѣвый глазъ; наконецъ, изъ Верхие-Замухрянска тоже "намъ пишутъ", что городовые задержали трезваго, причемъ въ кордегардіи у него самъ собой: вытекъ глазъ, поломались ребра и раскроился черепъ, съ изліяніемъ мозга, "последствіемъ чего была смерть отъ порока сердца".

Ежели въ передовой стать в "свобода личности", а въ корреспонденціи "вытекъглазъ",-то какъ я теперь насчетъ себя соображать долженъ? --- вопрошалъ обыватель, и, не находя отвъта, частью возликоваль, частью зъло смутился и растерялся.

Достойны, конечно, согубаго привътствія и всяческой похвалы ть проявленія, какія создала наша "веста" въ области, напр., полицейскихъ мфропріятій.

Слишкомъ далеко завело бы васъ намъреніе говорить о полиціи вообще.

Скроино и благоприлично, какъ это и подобаетъ воспитаннымъ людямъ. мы коснемся тьхъ безмърно отрадныхъ новшествъ, какія принесла въ этой области ваша славная и въ прошломъ, и въ настоящемъ-, погруженная въ глубокій сонъ" провинція.

Первой выступила на благой путь реформъ полиція города Одессы. Какъ это видно изъ исторіи дізла, реформы были начаты посліждующимъ образомъ:

"Одесскія Новости" приводать слівдующую оригинальную загадку, заданную чинамь полиціи одесскимъ градоначальникомъ Д. Б. Нейдгартомъ:

Одесскій градоначальникъ Д. В. Нейдгарть предложиль полиціймейстеру Н. С. Головину объявить въ своемъ приказв по полицін, что 50 рублей награды будеть выдано тому чину полнціи, который немедленно же, по прочтеніи приказа, укажеть самую короткую статью наъ всехъ 16 томовъ Свода законовъ Россійской Имперіи. Въ этой стать в всего лишь три слова, и необходимо знать каждому полицейчину. Розыскавъ томы законовъ, многіе чины полиціи усердивишимъ зомъ принялись розыскивать ръшение заданнаго "ребуса". Секретарь канцелярін полицівнейстера Д. С. Чебаненко, прочитавъ "ребусъ", явился лично къ г. градоначальнику и сообщиль, что статья въ три слова обратается въ 14 тома свода законовъ н гласить: "Кулачные бои воспрещаются" (137 ст.). Г. градоначальникъ пригласилъ къ себъ г. Чебаненко и вручилъ ему деньги.

"Кулачные бои воспрещаются"—это сенсаціонное открытіе одесской полиціи—было немедленно же опубликовано во всеобщее свътъніе.

Непосредственно за этимъ первымъ шагомъ г. одесскій градоначальникъ совершилъ и слъдующій: Цълый рядъ чиновъ одесской полиціи получилъ дисциплинарныя, оглашенныя во всъхъ газетахъ наказанія "за неумъніе обращаться съ публикой".

Посл'я этого произведенъ былъ, наконецъ, третій и посл'ядній р'яшительный шагъ: особымъ циркуляромъ было предписано полицейскимъ чинамъ города Одессы, обращаясь къ публикъ, говорить ей "вы"—и отнюдь не позволять себ'я грубаго "ты".

Непосредственно за эпохой реформы въ Одессъ, оная эпоха перекочевала въ Екатеринославъ.

Здысь... страшно сказать, надумали прислушиваться къ печатному слову.

Еще года два тому, назадъ мода была совсъмъ иная. Какъ разъ въ настоящее время. Въ "Рус. Въд." г. Діонео разсказываетъ о бывшемъ одесскомъ градоначальния сен. Зеленомъ и объ его отношеніяхъ къ мъстной печати. Однажды З., но поводу одного самаго невиннаго фельстона нъкоего Д., вызвалъ къ себъ редактора и фельстониста. Произошла дикая, невъроятная сцена. З. топалъ ногами, грозилъ кулаками, "тыкалъ", ругался и нрикавалъ "выслать въ 24 часа" Д. изъ Одессы. На другой день Д. дъйствительно, ублалъ ивъ города и возвратился только черезъ годъ. Я получилъ, — пишетъ г. Діоне, — наглядное представленіе о положеніи провиціальной печати.

Однажды г. Діонео сидълъ ночью въ типографін.

Вдругь раздается звоновъ у телефона.

— Кто зоветь?—спросиль управляющий

— кто зоветь?—спросиль управляющи типографіей.

Витесто фамилін изъ трубки телефона вылетьло не печатное ругательство.

Слушаю, ваше превосходительство, подобострастно сказаль управляющій, который поняль, что неприлично ругаться по телефону можеть только 3. Діло шло о репортерской заміткі, которую 3 веліль вычеркнуть.

Свъжо преданіе—и все-таки ему върится бевъ труда! Съ трудомъ върится какъ разътому, что творится теперь.

"Недавно въ одной изъ екатеринославскихъ газетъ былъ напечатанъ фельстовъ о полиціи, вообще, и о взяткахъ, въ част-

Фельетонъ имѣлъ большой успѣлъ: къ обѣду газета продавалась по рублю, а къ вечеру уже почти всё екатеринославцы догадалив, что полицейскіе чины берутъ иногда взятки

Догадался объ этомъ и полиціймейстеръ. И такъ какъ время нынче "весеннее", то сейчасъ-же пригласилъ участковыхъ приставовъ, чтобы провърить газетный слухъ и путемъ личнаго опроса убъдиться, дъйствительно-ли въ практикъ виъренныхъ ему полисменовъ "имъли мъсто" взятки.

Въ назначенный день и часъ къ участвамъ потянулись предполагаемые "взяткодавцы"—купцы, промышленники, подрядчики, —и на лицахъ ихъ было написано и недоумъніе, и безпокойство, и конфузъ.

Такой-же конфузь быль и на лицъ пристава, когда онъ выстроилъ "взяткодавцевъ".

въ одну шеренгу и обратился къ нимъ съ вступительнымъ словомъ:

— Я, господа, побезпоковать васть, чтобы спросить насчеть такъ называемых взятокъ...

Ваяткодавцы только крякнули.

— Не припомните-ли, господа, не даватъ-ли кто либо изъ васъ чинамъ полиціи противозавонныхъ вознагражденій?

Взяткодавцы опять крикнули и затемъ въ одинъ годосъ отвечали:

- Ничего мы, ваше благородіе, не номнимъ!
- Ги... Не припомните?.. Ну, если не теперь, то, можеть быть, прежде, можеть быть, въ давнія времена?

Ввяткодавцы переглянулись.

- Въ прежнія времена оно точно.
- Случалось стало быть? Ну, а при нынъмнемъ составъ полиціи?
  - Ни Бож-же пой!..
  - Не случалось значить?
  - Ни-ни-ни.

Такимъ образомъ, съ помощью самой настоящей анкеты было установлено, что если во времена "Plusquamperfectum'а" полиція и брала взятки, то въ настоящее время, конечно, ни-ни-ни.

Реформы коснулись даже сельской полиціи.

Извъстно, что въ десятскіе и сотскіе уважающіе себя крестьяне не идуть потому, что эти "сельскія власти" не только находятся на побъгушкахъ у гг. исправниковъ, становыхъ приставовъ и даже урядниковъ, но зачастую выполняють у перечисленныхъ полицейскихъ чиновъ роль домашней прислуги, на манеръ денщиковъ. Нашлись, однако, пристава, которые "натурой" не удовольствовались и обложили подвъдомственныхъ обывателей особымъ сборомъ на прислугу. Не гдъ-нибудь въ глуши, а подъ столицей, въ Гдовскомъ увздъ, какъ сообщаеть "Свътъ" одному приставу шесть волостей платили по 3—4 к. "лакейскаго сбора".

Такъ было "до реформы" Нына же, волею судебъ и вмашательствомъ земскихъ начальниковъ, лакейскій сборъ былъ отманенъ; но зато вновь стали усиленно требоваться для дежурства при становой квартира сотскіе и десятскіе. Въ настоящее время при становой квартира десятскіе обязаны дежурить по недала, въ условіяхъ крайне обременительныхъ даже для невзыскательныхъ
крестьянъ, такъ какъ особаго помъщенія
при квартирѣ нѣтъ, и они должны ютиться
на дворѣ подъ навѣсами, или торчать на
кукнѣ, пока ихъ не выгонятъ. Зимой положеніе ихъ въ особенности тяжело. Къ тому
же при квартирѣ станового всегда дежурятъ
нхъ нѣсколько человѣкъ, пять и шестъ.

Такъ или иначе, но реформа произведена, а это, конечно, главное. Мало ли что, что не помогло. И на солнцъ, небось, естъпятна. Что же изъ этого! Солнце остается, конечно, солнцемъ.

Произведена реформа и въ Кіевъ. Многолътъ, какъ здъсь примъняется способъ "облавъ" противъ евреевъ, которые какъ взвъстно, не имъютъ права жить въ Кіевъ, какъ и въ очень многихъ иныхъ мъстахъ.

Этотъ способъ охоты за людьии теперь положительно и окончательно отм'вненъ, и теперь кіевскія газегы переполнены св'яд'ьніями объ этихъ систематически, совершавшихся ночью облавахъ; какъ теперь оказывается, "нельзя себъ представить болже позорнаго эрълища". "Рылись въ спальняхъ, съ женщинъ срывали одвяла, чтобы убъдиться, не скрываются ли тамъ "безправные" субъекты и т. д., и т. д. Со многими, конечно, приключались обмороки, и истерики, и заболеванія. После того, какъ убеждались, что "контрабандныхъ" не оказывается, полицейские уходили, чтобы повторить тоже самое въ другой квартиръ, подозръваемыхъже волокли "въ участокъ", сообщають кіевскія газеты. Нельзя не пожальть, конечно, что только теперь, после отмены облавъ въ Кіевъ, мъстная печать смогла заговорить объ этомъ уродлявомъ порядкв. Впрочемъ, и теперь эти рѣчи-если только рѣчи вообще помогають---могуть принести пользу въ очень многихъ местахъ, где указанныя облавы еще сохранились.

Въ томъ же Кіевѣ, кіевскимъ, волынскимъ и подольскимъ генералъ-губернаторомъ ивданъ циркуляръ, воспрещающій полиціи принимать "активное участіе въ предпріятіяхънашей оффиціальной благотворительности". Къ сожальнію, циркуляръ этотъ предусмотрыль, какъ оказывается, только одиу изъпостороннихъ функцій полицейскихъ органовъ.

Такъ, изъ г. Каменецъ-Подольска нишутъ въ "Кіев. Откл.", что наряду съ содъйствіемъ благотворительности, въ которомъ, безъ сомивнія, преобладаль элементь принудительный, здішния полиція занимается еще операціями чисто коммерческаго характера, принимая на комиссію и затемъ распространяя въ населенін разнаго рода изданія, какъ, напр., печатаемые губернскимъ правленіемъ стінные календари, издаваемыя губернскимъ статистическимъ комитетомъ адресныя книжки и т. д. Въ последнее время здешніе пристава и городовые заняты ликвидацією совершенно частнаго изданія Виктора Гульдиана: "Помъстное землевладъніе Подольской губерніи". Г. Гульдманъ, бывшій нолицейскій чиновникъ, а затімъ секретарь мъстнаго губернскаго статистическаго комитета, недавно уволенъ губернаторомъ отъ службы и поэтому спешить распродать свой "трудъ". Городовые разносять его книгу лавочникамъ, продавцамъ яблокъ, трактирщикамъ и тому подобному люду, очень часто неграмотному и, во всякомъ случать, совершенно не интересующемуся спискомъ подольскихъ помъщиковъ и ихъ имъній, предлагая покупать эту макулатуру за 1 руб., "витесто 2 py6. 50 k.".

На этомъ бы можно и покончить, нашъ обзоръ реформъ въ почтенной области въдвнія нашей полиціи,—тъхъ реформъ, которыя въ общемъ имъютъ равно столько-же правъ на званіе полицейской весны, сколько и на званіе весенней полиціи.

Тъмъ не менъе мы, предполагая, что читатель любитъ литературу почти столько же, сколько и полицію, упомянемъ еще о нъсколькихъ случаяхъ кромъ факта съ г. Гульдманомъ, гдъ объ эти области—полиція и литература—пришли въ нъкоторое соприкосновеніе:

Лодзинскій полиціймейстеръ, напр., вообразиль себя литературнымъ цензоромъ. По сему случаю онъ вздумалъ привлечь, на основанін 34 ст. ул. о нак., къ отвѣтственности редактора газеты "Вогмоб" за помѣщеніе въ № 192 этой газеты некролога въ стихахъ безъ его цензуры. Редакторъ, г. Чаевскій, представилъ мировому судьѣ разрѣшеніе цензора г. Лодзи на напечатаніе этого стихотворенія. Судья, конечно, вынесъ обвиняемому оправдательный приговоръ.

Газеть, какъ видить, читатель "подвезло"! Не ишъющій права на цензурованіе г. Полиціймейстеръ (Horribile dictu!) и не получилъ этого права. Но еще болье повезло крестьянской "Вятской газеть".

Полиціи было предписано отобрать подцензурную "Вятскую Газету" у встах крестьянь, на томъ основани, что она не допущена въ народныя библіотеки. И закипъла "плодотворная" работа по всей губернін! 43 становыхъ пристава, 306 урядниковъ, 1,196 полицейскихъ стражниковъ цълый месяць разъезжали по деревнямь, отбирая у крестьянъ "Вятскую Газету" за нынъшній и за прошлые годы. Волостнымъ правленіямъ предписано было газету не выдавать подписчикамъ и по получении съ почты запирать ее въ шкафы. Когда узнала объ этомъ губериская управа, то написала губернатору, что лучше совствить прекратить газету, чемъ лежать ей безъ всякой пользы въ волостныхъ правленіяхъ. Послів этого сказалась "весна": г. Хомутовъ отменилъ свое распоряжение и предписалъ полиціи возвратить газету подписчикамъ, а управъ объяснилъ, что газета отбиралась полиціей "неподлежательно", вследствіе веправильныхъ толкованій циркулярныхъ его распоряженій.

"Весна" — пока что — сказывается только мъстами и, въ нъкоторомъ родъ, "спорадически". Отсюда, однако, недалеко и до "эпидемін благожелательныхъ поступковъ". Кому неизвъстно, что, если бы каждый мелъ улицу только передъ своимъ домомь, то всъ улицы были бы на ръдкость чисты. Къ нстинному прискорбію, наши домовладъльцы чуждаются роли метельщиковъ. Для этой пъли командируются дворники. Ну, а это, какъ извъстно, совстиъ другой коленкоръ.

Следовательно, и идти дальше съ разсужденіями "не полагается". Сказано ведь, что только въ зубоврачебныхъ кабинетахъ и можно въ настоящее время услышать сильный и страстный голосъ, въ которомъ не будетъ ни единой фальшивой ноты.

Сказано, ну, и ладно! А ежели насчеть весны-то, оно, конечно, и возликовать съ съ разръшенія начальства можно. Не все жъ только Исайъ одному ликовать, не гръхъ въ самомъ дълъ и обывателю поръзвиться.

## Провинціальные очерки.

Нъкоторыя волненія, печальныя недоразумънія и наша россійская непредусмотрительность.— Тяжелые отклики войны.—Кому смерть, а кому и барышъ. — На ту же тему. — Кое что объ избіеніяхъ.—Избіенія и новыя въянія. — Герои узкихъ идеаловъ.

Внимая ужасамъ войны на Дальнемъ Востокѣ, нельзя равнодушно относиться и кътѣмъ ужасамъ, воторые происходятъ здѣсь, на нашихъ глазахъ, тѣмъ болѣе, что многое является отзвукомъ войны.

Весь октябрь и начало ноября газеты были переполнены извъстіями о разгромахъ и погромахъ въ разныхъ мъстахъ Россіи, производимыхъ сначала призванными на службу запасными, а потомъ уже и новобранцами. Ужасно думать, что люди, несущіе въ своемъ сердцъ горе, разставшись, быть можетъ навсегда, съ своими семьями, причиняють несчастія своимъ ни въ чемъ неповиннымъ соотечественникамъ. Безпорядки прокатились волной по Витебской, Минской, Могилевской губерніямъ, задълн Виленскій округь, задъли Москву. Нътъ сомивнія, что здъсь были скрытыя пока, но общія причины. О сговоръ не можеть быть и ръчи, потому что что же общаго имъють запасные, громившіе всъхъ и все 13 октября въ Мстиславлъ, Могилевской губ., съ вологжанами изъ Кадниковскаго убзда, натворившими такихъ ужасовъ въ Москвъ? Причины выяснятся, но прошлаго не воротишь. Несомивнно, что многое нужно отнести здёсь на счеть нашей русской непредусмотрительности и растерянности въ критическую минуту. Что значить въ такихъ случаяхъ находчивость, достаточно, привести одинъ фактъ, относящійся къ событіямъ тойже категоріи. По словамъ "Ков. Т.", въ началъ ноября на станцію "Радзивилишки" Либаво-Роменской жельзной дороги прибыль воинскій повадь съ 199 новобранцами изъ латышей, отправлявшихся по назначенію. Потадъ прибылъ въ 7 час. утра, когда вст торговыя заведенія въ мъст. Радзивилишкахъ, а въ томъ числъ и казенная винная лавка, еще были закрыты. Во время стоянки поъзда, продолжавшейся до 9 час. 28 мин. утра, часть новобранцевъ со станціи отправилась въ мъстечко, къ казенной винной лавкъ, и найдя последнюю запертою, стали требовать, -- по словамъ "Ков. Т.", -- чтобы сидълецъ открылъ ее и отпустилъ имъ водки. Сидълецъ же, Стрижакъ, увидъвъ полупья--вкодо инскод изъ боязни окринаржудсов окун ленія со стороны новобранцевъ безпорядковъ въ лавкъ, замедлилъ исполнениемъ ихъ желанія. Тогда новобранцы стали ломать желізный засовъ дверей лавки, но послідній ихъ усиліямъ не поддался, а только согнулся. Увидя, что дело принимаеть нешуточный обороть, сидълецъ Стрижакъ черезъ заднія двери лавки незамътно вышелъ на улицу и, не обнаруживая своей должности, подощелъ къ толпъ и спросилъ, чего она желаетъ. Услышавъ въ ответъ заявленіе, что имъ, новобранцамъ, нужна водка, и, если сидълецъ не откроеть винной лавки, то они его побьють, Стрижакъ сказалъ, что, насколько ему извъстно, сидъльца въ данное время дома нътъ, но онъ знаетъ, гдъ сидълецъ находится, а затымь, увъривь толцу, что онъ сейчасъ розыщеть сидъльца, увлекъ ее за собою. Такимъ образомъ, Стрижакъ водилъ новобранцевъ по мъстечку до приближенія времени отхода повзда и, наконецъ, приведя ихъ на станцію въ буфеть 3-го класса, купиль имъ бутылку водки, чемъ этотъ пнциденть благополучно и завершился.

Находчивость Стрижака спасла отъ разгрома винную лавку, а быть можеть, и его самого отъ кулачной расправы озвъръвшей толпы.

Правда, что находчивость находчивости рознь. Вотъ что сообщаетъ "Виленскій Въстникъ" о находчивости совстиъ иного рода. 2 ноября, во время призыва новобранцевъ, въ мъстечкъ Рыкишки возникли безпорядки. Съ утра толпа около 200 человъкъ бросилась на мелкія лавки съ сътстными принасами и разграбила ихъ.

"Затімъ толпа съ криками "ура" начала разбивать окна въ жилыхъ домахъ евреевъ почти во всёхъ частяхъ містечка и въ молитвенной школів на Комайской улиців. При возникновеніи безпорядковъ, всё еврейскія

лавки были тотчасъ же закрыты. Евреи прятались куда только могли, а тв немногіе, которые не успъли скрыться, были безпощадно избиты буянами. Къ полудню всъ бывшіе зд'всь волостные старшины и сельскіе старосты были приглашены въ мъстное воинское присутствіе. Председательствующій и члены присутствія приказали имъ принять мъры къ немедленному прекращению безпорядковъ съ предупрежденіемъ, что въ противномъ случат старшины и старосты будуть строго отвъчать за всякія дъйствія и насилія членовъ ихъ сельскихъ обществъ. Съ прітвздомъ З числа уваднаго исправника г. Афросимовъ порядокъ былъ окончательно возстановленъ. Исправникъ заявилъ, что вся сумма убытковъ, понесенныхъ населеніемъ отъ безпорядковъ, будеть возложена на волостныхъ старшянъ".

Разумъется, находчивость Стрижака совсьмъ не то, что находчивость исправника Афросимова. Послъдній возстановиль порядокъ, возложивъ всть убытки отъ погрома на старшинъ и старостъ. Однако, врядъ ли такая находчивость законна. Старшины и старосты обязаны были по мърт своихъ силъ стараться о поддержаніи порядка въ средт доставленныхъ ими новобранцевъ, но отвъчать имущественно за происшедшее даже и по суду заставить ихъ нельзя, а не только по приказу исправника. Здтсь г. Афросимовъ, очевидно, переборщилъ. Съ господами исправникамя это бываетъ.

Въ приведенномъ нами сообщении особенно ярко бросается въ глаза то обстоятельство, что разгромъ начался съ мелкихъ лавокъ со събстными припасами. Сопоставляя описанія другихъ погромовъ съ только что описаннымъ, во многихъ изъ нихъ находишь сходство и невольно задаешься вопросомъ: не игралъ ли туть особеннаго значенія голодь? Воть въ Минскъ, напримъръ, по словамъ "Зап. Въст.", въ виду многихъ случаевъ нарушенія порядка въ Западномъ крав призываемыми на военную службу, начальникъ губернін графъ Мусинъ-Пушкинъ пригласилъ для совъщанія о предупредительныхъ ифрахъ видныхъ представителей мъстнаго еврейства. На этомъ совъщании ръшено было устранвать для призываемыхъ об'еды и собрано для этой . цали до 20000 р. Сладовательно вышеприведенное мивніе о голодь, какъпричнив въ нъкоторыхъ случаяхъ безпорядковъ, имъетъ

за собою основаніе. Непонятно только, почему были призваны на сов'ящаніе одни евреи и почему только они должны снабжать пищею призываемыхъ на военную службу.

Тяжкое состояніе переживаеть, благодаря войнъ, громадный промышленный районъ въ Парствъ польскомъ. Масса рабочихъ осталась безъ работы, а следовательно и безъ хабоа. Кто имбеть возможность — разбредаются въ разныя стороны, иного немецкихъ рабочихъ и часть поляковъ перекочевали заграницу. Но большинство, громадное большинство не только не им'веть средствъ къ передвиженію а даже буквально липено насущнаго хлеба и голодаеть. Варшава богатый городъ, и тамъ помощь голодающимъ организована еще сносно; въ Лодзи, по словамъ "С.-Пет. Въд.", дъло это поставлено тоже довольно широко, особенно со стороны евревъ; что же касается мелкихъ увздныхъ и даже губернскихъ городовъ, то разсчитывать на крупную помощь ихъ населенія, благодаря его малочисленности и бъдности. нельзя. Организованы комитеты помощи въ Плоцкъ, Ломжъ, Петроковъ, Радомъ, Ченстоховъ, Влоцлаевскъ, Сосновицахъ, Къльцахъ, Люблинъ, открывають кухии, пріюты, ясли, но за исключениемъ крупныхъ промышленныхъ городовъ, всѣ эти учрежденія не въ состояніи будуть, по недостатку средствъ, хотя бы сколько нибудь сиягчить остроту нужды. Тутъ нужна широкая, не только общественная, а и государственная помощь, и не только прокориленіемъ, а и работой. И главнымъ образомъ работой, потому что конца кризиса въ скоромъ времени предвидъть нельзя, а число безработныхъ все возрастаетъ.

Везработные въ этомъ районъ являются не только изъ числа рабочихъ. Осталось безъ дъла множество приказчиковъ, конторщиковъ, писцовъ. "Варш. Дневн." сообщаетъ, напр., что благодаря застою въ промышленности у варшавскихъ нотарјусовъ сильно сократилось число авторъ, а такое сокращеніе отозвалось уменьшеніемъ заработка на переписчикахъ, работающихъ съ листа, а нъкоторые и совствъ лишились ряботы. Уменьшились заработки и нотаріальныхъ свидътелей, которые удостовъряютъ своею подписью акты.

На варшавскомъ денежномъ рынкѣ господствуетъ полное затишье, потому что за-

казовъ на товары для внутреннихъ губерній получается мало. Агенты, выписывающіе изъ изъ-заграницы товары для варшавскихъ мелкихъ торговцевъ, переживаютъ небывалый застой въ дълахъ и зарабатываютъ едва одну четвертую часть того, что зарабатывали прежде. Въ то же время ломбарды завалены закладами, которыхъ негде хранить, а между тыть содержатели ломбардовъ жалуются на сокращение прибылей, объясняя это тімъ, что приходится принимать главнымъ образомъ налоценныя и громоздскія вещи. Прежде самыми выгодными кліентами были мелкіе купцы, закладывали для оборота на короткій срокъ драгоцінныя вещи, теперь вслідствіе застоя въ торговлѣ этихъ кліентовъ почти нътъ.

Такимъ образомъ кризисъ даетъ себя чувствовать не только рабочимъ, а и буржузаіи, въ особенности мелкой, съ тою только разницею, что здъсь врядъ ли дъло дойдетъ до полнаго и поголовнаго голоданія.

"Кому смерть, а кому и барышъ", говорить остроумная еврейская пословица. Въ "Вост. Обозр," и "Сиб. Въсти.", изображена цълая трагедія, героями которой являются съ одной стороны нашъ многострадальный солдать, а съ другой стороны Омскій фабриканть консервовъ, д-ръ Шидловскій. Съ русскимъ солдатомъ знакомять читателя нечего: онъ весь, какъ на ладошкъ, и самъ говоритъ за себя. Что же касается доктора Шидловскаго, то это особъ статья. Въ краткихъ чертахъ біографія его такова. Окончивъ курсъ наукъ въ соотвътствующемъ заведенін, сділался онъ морскимъ врачемъ и сталь лечить моряковь. Надоело ли ему лѣчить отъ морской болъзни или самъ онъ не могь привыкнуть къ морской качкъ, но только дело это онъ впоследствін оставиль. Надо думать, что ему вообще надожла медицина, потому что въ предпоследній акть трагедін ны его застаемъ не врачевателемъ человъческихъ недуговъ, а мариновальщикомъ желѣзнодорожныхъ шпалъ, завѣдующимъ шпалопропиточными заводами на Сибирской жел. дор. Такое превращение на первый взглядъ можеть показаться страннымъ. Но въ сущности ничего тутъ особеннаго нътъ. Замстиль человскъ, что пошель не по своей дорогъ, и, благо ему, свернулъ во время. Гораздо лучше хороно пропитывать шпалы.

чъть плохо лъчить людей. Да если даже и плохо пропитывать шпалы, такъ все же это лучше, чемъ плохо лечить людей. Ведь люди не шпалы! Казалось бы, последнее положеніе есть неопровержим вишая истина. Но воть въ томъ то и бъда, что д-ръ Шидловскій этой истины не признаеть; для него, что человъкъ, что шпала-все одно. Правда. что во всемъ вяновата война. Не будь ен, онъ бы и 10 сихъ поръ пропитывалъ одни шпалы. Но воть загремвли пушки, покатили по пропитаннымъ д-ромъ Шидловскимъ шпаламъ на Дальній Востокъ солдатики, и у д-ра Шидловскаго родилась идея. "Ва"!-подуманъ онъ: "въдь для солдатиковъ то тоже нужно процитание, не воздухомъ же они будутъ питаться. Не взять ли мит на себя эту задачу?

"Въдь пропитываю же я шпалы, и шпалы мои не гніють, отчего же не процитывать и солдать, конечно, не шпалами, а консервами, пропитанными шпалопропитывательнымъ составомъ. Шпалы не гніють, следовательно, и консервы не будутъ гнить, а не будутъ гинть консервы-солдаты будуть имъть свъжую пашу на всякомъ мъсть и во всякое время". Сказано-сдълано. Скоро сказка сказывается, а въ военное время дъло дълается еще скорье: тяпъ-ляпъ и вышелъ корабль, и докторъ Шидловскій оказался пропитывателемъ армін мясными консервами, пропитанными шпалопропитывательнымъ составомъ. Но оказалось, что тяпъ да ляпъ только въ сказкъ всегда хорошо выходить, а въжизни съ такими пріемами не далеко уфлешь. Не смотря на полное содъйствіе, оказанное г. Шидловскому, не смотря на выданные ему крупные авансы, на которые онъ построилъ большую бойню, не смотря даже на высокую цъну за мясо (6 р. 26 к. пудъ), которую онъ бралъ, -- дъло не пошло. Консервы оказались такого качества, что въ Иркутскъ принуждены были громадное количество ихъ уничтожить, а въ Петербурга при изсладованін въ особой коммиссін присланныхъ пробъ, хранившихся меньше двухъ мъсяцевъ, найдены они издающими трупный запахъ. Есть слухи, что заводъ д-ра Шидловскаго пріостановленъ. И благо-не берись за пропитаніе людей: вѣдь, люди не шпалы.

Но воть любопытный вопросъ: въ какомъколичествъ дошли консервы д-ра III. до дъйствующей армін, кушали ли ихъ солдатики, а если кушали, то хвалили-ли и что изъ сего произошло?

Хищники всегда существують, а во время войны они плодятся. Явленіе это неизбъжное. но изъ этого вовсе не следуетъ, что съ ними не стоить бороться, а сидеть сложа ручки и ждать, когда они тебя слопають. На дороговизну жизненныхъ припасовъ несутся жалобы со всей линіи сибирской дороги, и дороговизна эта вызвана отчасти естественчыми посл'ядствіями войны. Но только отчасти, а въ большей же-жаждой наживы, стремленіемъ воспользоваться обстоятельствами и всеми правдами и неправдами выжать сокъ изъ потребителя. Какія же мѣры принимаются противъ этой безсовъстной эксплоатаціп? Почти никакихъ, или очень слабыя. Организованныхъ общественныхъ силъ въ Сибири нътъ, за исключениемъ городскихъ управъ, а администрація... у администраціи свон д'вла. Самой яркой иллюстраціей къ только что сказанному является следующая следующая корреспонденція изъ является Владивостока въ "Русск. Въд.".

"Послъ закрытія навигаціи по Амуру товаровъ нашъ край не получилъ. Правда, встить извъстно, что иныя крупныя фирмы им'вють значительное количество сахару, табаку, спичекъ, керосина, свъчей, но заявлиють покупателю: "нать въ продажа"; между темъ тотъ же товаръ имеется у китайцевъ въ три-дорога, а берутъ его оптомъ китайцы у крупныхъ фирмъ по высокой цене, таскають "каштаны изъ огня для оптовиковъ" подъ рискомъ попасть подъ кару. Впрочемъ, для успокоенія публики и мъстной прессы иногда продълываются такіе кунстштюки: получить "фирма" два вагона сахару и изъ нихъ пудовъ 80 продаетъ въ розницу въ течение трехъ дней отъ 8-ми до 9-ти часовъ утра по 32 коп. за фунтъ, выдавая по 2 — 4 фунта въ однъ руки: а затъмъ сотни пудовъ беретъ население по 45-50 коп... И ни одинъ городъ, ни одно селеніе, ни одно потребительное общество (кромъ желъзнодорожнаго, въ маломъ масштабь) не съумьли добиться разрышенія выписать товары изъ столицъ: предоставлено все брать отъ мъстныхъ купцовъ. Продовольственныя комиссіи существують на бумагь: ниъ не не дано ни гроша для оборота, онъ не могутъ даже хлъбъ закупать, чтобы

\_\_\_\_

помочь весной нуждающимся, а снабжены онв полномочемъ возбуждать уголовное преследоване противъ повышенія ценъ. Естественно, что такая мера—не жизненна, не уменьшаеть алчности и простора действій шакаловъ-хищниковъ. Напримеръ, капусту всю успели скупить на корню и за две недёли съ 7-ми руб. сотню подняли до 23-хъ. Вообще организаціи общественной помощи—ни следа".

Къ сказанному прибавлять нечего.

А вотъ еще маленькая, но очень миленькая картинка на тему безпардонной наживы со всёхъ сторонъ: и съ солдата, проливающаго кровь, и съ его брата рабочаго, проливающаго потъ (та же вёдь кровь!).

Дѣло происходить не на театрѣ военныхъ дѣйствій, не во Владивостокѣ, а здѣсь у насъ подъ бокомъ, во Владимірской губернін. Заболѣлъ въ с. В. Всегодичахъ, Ковровскаго уѣзда кустарь—портной сибирской язвой въ очень тяжкой болѣзни въ очень тяжкой формѣ. При разспросахъ больного врачемъ, говоритъ "Р. Сл.", оказалось, что онъ только что возвратился съ заработковъ изъ деревни Лѣтневой, Васильевской вол., Шуйскаго у. Тамъ онъ работалъ "калиберъ" у нѣкоего Ивана Макарова.

"Калиберомъ" мъстные кустари портные называють полушубки, изготовляемые для нуждъ арміп.

Больной и возвратившеся вибсть съ нимъ товарищи-портные, между прочимъ, повъдали:

Въ послъднее время овчины, изъ которыхъ шился "калиберъ", были ужъ очень вонючи.

По словамъ мъстнаго священника, было нъсколько смертныхъ случаевъ отъ "сибирской язвы" среди портныхъ Всегодической волости, работавшихъ въ Шуйскомъ уъздъ.

Въ настоящее время кустари Шуйскаго и Ковровскаго увздовъ заняты спъшнымъ изготовлениемъ "калибера" на трехъ-четырехъ крупныхъ подрядчиковъ монополистовъ, живущихъ въ г. Шув. Одинъ портной въ день шьетъ 6—8 "калиберовъ".

 Работа легкая, —говорить кустари, не велять даже нитки закрыплять.

Объясняется это, по мнвнію кустарей, твмъ, что при пріемв "калибера" отъ подрядчиковъ обращается вниманіе исключи-

тельно на разивры "калибера" и одноцвътность его снаружи.

Подрядчиви, получая за каждый полушубокъ 5—6 руб. при стоимости матеріала, потребнаго на него, въ 3 р.—3 руб. 50 к., платятъ кустарю только около 25 к. за полушубокъ".

Работа легкая, что и говорить! Даже нитки не велять закрѣплять, чего ужъ еще? Гдѣ же тамъ въ складѣ, при массовомъ пріемѣ, разсматривать каждую нитку?

Распорется этоть "калиберъ" на солдать туда ему п дерога, авось другой "калиберъ" дадуть. Но воть, если вмъстъ съ такимъ "калиберомъ" придеть въ армію снбирская язва, такъ это ужъ не шутки! А въдь, если върить корреспонденціи, пожалуй и придеть...

Жестокій бой идеть на Дальнемъ Востокъ и не предвидится ему конца. Но не менъе жестокій и непрерывный бой наблюдается и въ самой Россіи. Каждый день приносить извъстія о всевозможныхъ насиліяхъ, совершаемыхъ надъ беззащитнымъ человъкомъ, до полнаго искальченія включительно. Бьютъ направо, бьють надъво, бьють праваго и виноватаго. Битье у насъ въ крови и какъ только человъку дадутъ хоть маленькую власть, какъ только облекутъ въ присвоенный его должности мундиръ, — у него тотчасъ же начинають чесаться руки, и ръдкій удержится на этой скользкой стезъ, не запятнавъ себя прикосновеніемъ къ чужому тълу.

Воть передъ нами во всей красъ своей силы и власти урядникъ 4 уч., 1 стана Елисаветградскаго у., Петръ Боголюкъ. Сидить этоть великольпный мужчина на скамыв подсудимыхъ въ сознаніи правоты совершеннаго и ждеть полнаго объленія. А совершиль онъ вотъ что. Разскаженъ про эти ужасы со словъ "Одесск. Нов.". Явился Боголюкъ въ м. Большая-Выська на постоялый дворъ Губенко, гдъ остановились еврей Ш. Каменецкій и діаконъ В. Вахницкій, и потребовалъ отъ нихъ предъявленія паспортовъ. Каменецкій паспорта не имъль при себъ, такъ какъ жилъ въ 15 верстахъ отъ местечка, где его вст знали. Паспортъ же дьякона Вахинцкаго оказался просроченнымъ. Урядникъ Боголюкъ сталъ вразумлять Каменецкаго и Вахницкаго за отсутствіе паспортовъ. Схвативъ за бороду дьякона, урядникъ нанесъ ему поще-.чину, а затъиъ сталъ колотить, куда попало,

приговаривая: "вотъ я тебъ покажу, -- ты вънчаеть 3 раза, а я тебя 7 разъ повънчаю". Покончивъ съ дъякономъ, урядникъ взялся за еврея. Раздевъ его, онъ сталъиздъваться и наносить удары шашкой, куда Послів этихъ операцій, блюститель закона распорядился отправить избитыхъ въ кордегардію. По дорогь урядникь продолжаль свои истязанія и до техъ поръ биль еврея кульками, пока тотъ не упалъ безъ чувствъ. Тогда разъяренный полицейскій сталь топтать его ногами. Въ кордегардіи начался 3-й акть действій Боголюка. Здесь онъ схватиль разь за бороду діакона и такъ сильноего толкнуль, что тоть ударился объ стынку, а затемъ, отдохнувши, продолжалъ глумленіе надъ Каменецкимъ. Нанося удары, онъкаждый разъ требоваль кружку воды, выпивалъ ее и снова приступалъ къ дълу. следующее утро, отрезвившись отъ винныхъпаровъ, Боголюкъ отпустилъ ни въ чемъ неповинныхъ Каменецкаго и Вахницкаго. За эти свои действія Боголюкь быль преданъ суду сословныхъ представителей, былъ признанъ виновнымъ и приговоренъ къ высшей мъръ наказанія — по лишеніи нъкоторыхъ. правъ и преимуществъ, къ тюремному заключенію на 1 годъ и 4 мвс. На этотъприговоръ Боголюкъ подалъ кассаціонную жалобу въ Правительствующій Сенать.

Боголюкъ остался недоволенъ приговоромъ, и это вполнъ понятно. Его поставили "тащить" и "непущать"; въ силу этой-то данной свыше власти онъ и дъйствовалъ совершенно безнаказанно много лътъ. Быть можетъ, не одного, а пълый десятокъ на
своемъ въку побилъ дьяконовъ и разнаго другого люда, а тъмъ болье евревъ,
и вдругъ такой пассажъ— скамья подсудимыхъ! Чъмъ же Боголюкъ виноватъ, когда его
для того и поставили, чтобы бить? Будь я
на мъстъ суда, я бы его оправдалъ— (Воголюкъ, что? онъ винтикъ механизма)— и посадилъ бы на эту скамью того, кто посадилъ Боголюка въ урядники.

Это такъ.

Еще одинъ штрихъ былъ безъ всикихъкоментаріевъ. "Прибалтійскій Край" свидътельствуетъ слъдующее:

"6 октября, на ст. Кокенгузенъ съ одногобезплатнаго пассажира потребовали дополнительной платы. Лишь только этотъ пассажиръ заикнулся о томъ, что съ него требують больше денегь, чтиъ следуеть, жандармъ Янсонъ-нябросился на него, сталъ душить его и сильно толкнуль его головой о стену. Придя въ себя, пассажиръ просилъ у жандарма объясненія, почему онъ такъ безчеловично обращается съ нивъ. Вийсто ответа, жандариъ снова принялся истязать пассажира. Присутствовавшіе при этой расправъ оставались безмолвными свидътелями. Къ счастью, вм'вшательство начальника станцін подъйствовало на жандарма. Оставивъ свою жертву, жандармъ обратился къ начальнику станціи со сл'єдующими словами: "Вы защищаете пассажировъ? я нигдъ еще не встрачалъ подобнаго начальника станціп"!..

...Хороша здъсь и публика, остающаяся безмольной и бездъятельной при истязаніи человъка. "Человъка", господа, созданнаго по образу и подобію Божію! Все здъсь хорошо. Но все имъетъ одно единственное объясненіе, единственное начало—въ царящемъ среди насъ безправіи.

Довольно веселых картинокъ. Позвольте представить "бывшаго человъка". Бывшаго потому, что его уже нътъ. Но будемъ, одвако, говорить не отъ себя. Вотъ какъ передають о немъ знавшіе его.

Бывшій казачій офицеръ, М. В. Лебедевъ, въ молодости своей переъхаль въ Симбирскъ и безвытадно прожилъ здъсь до самой смерти. Служа переписчикомъ въ консисторіи и получая мизерное жалованіе, совершенно одинокій, порвавшій разъ навсегда всякія отношенія съ родными, онъ весь сосредоточился на одной мысли: накопить возможно больше денегъ.

И все для того, чтобы потомъ, въ 1895 году, придя въ городскую думу, пожертвовать 70 слишкомъ тысячъ въ ея распоряжение съ тъмъ, чтобы на эти деньги она открыла ремесленное училище для дътей-сиротъ.

Но, отдавъ все, что имълъ, старикъ не успокоился. "По случаю одиночества моего,

—писалъ онъ потомъ въ думу, и пожертвованія всего безъ остатка для себя капитала, прошу назначить мнѣ помѣщеніе по 42 р. въ мѣсяцъ".

Просьба его, конечно, была удовлетворена и даже пенсія потомъ увеличена до 100 р. Но н ее всю цъликомъ М. В. отдавалъ на содержаніе училища.

И померъ этотъ странный человъкъ такъ же странно, какъ и жилъ. Сторожъ училища, придя къ нему утромъ для обычныхъ услугъ, нашелъ страннаго человъка мертвымъ, лежащимъ на полу и притомъ совершенно голымъ.

Кто разгадаеть, пойметь исихологію такого страннаго человъка?..

А вотъ и еще. Прибылъ на родину человъкъ изъ далекой Сибири, куда онъ былъ сосланъ не справедливо. Родина его Харьковская губернія, а фамилія Софіенко. Въ сибири онъ торговалъ итхами и разжился, а на родную землю тянуло. Пріта вли и все говориль: "вотъ еслибъ у насъ быля знающіе люди, кто бы могь защитить, и я бы не быль въ Сибири". Говориль, говориль, такъ и умеръ. А после него осталось завещаніе, а въ немъ сказано: 10000 руб. на подготовку изъ процентовъ мальца въ гимназін, а потомъ и на юридическомъ факультет всъ тымь, чтобы онь въ теченіе 12 льть быль адвокатомъ для родного округа, а 20000 р. на то, чтобы приготовить изъ процентовъ другого на смѣну.

Умственно. Набол'єло на душт у челов'єка искренняго, онъ и ядеть прямо къ ц'єли.

И Лебедевъ, и Софіенко—это люди праведной жизни, и никто, даже капитанъ исправникъ, не можетъ противъ ихъ ничего имѣть—все по закону" и "Богу угодно". А жаль, когда такіе сильные духомъ люди умираютъ, не понявъ общаго, всю энергію тратятъ на уничтоженіе того корешка, который помѣталъ ихъ личной жизни.

A. Y.

## Судебная хроника.

Обращаясь къ текущей д'ятельности натего суда, раньше всего придется отыттитьразборъ, происходнящій по словамъ "Бирж. Въд." въ особомъ присутствін петербургской судебной палаты. Съ участіемъ сословныхъ представителей здёсь слушалось дёло по



обвиненію двухъ лицъ, участвовавшихъ, по иредварительному уговору, въ убійствъ министра внутреннихъ дълъ фонъ-Плеве.

Обвиняемыхъ двое: купеческій сынъ Егоръ Сазоновъ и мъщанинъ Шимель Сикорскій.

Дъло слушалось при закрытыхъ дверяхъ засъланія.

Засъданіе происходило подъ предсъдательствомъ старшаго предсъдателя петербургской судебной палаты, сенатора И. К. Максимовича. Обвинителемъ выступалъ товарищъ прокурора той же палаты г. Кукурановъ.

Защитниками полсудимыхъ выступили: навъстные юристы: со стороны Е. Сазонова— присяжный повъренный Н. П. Карабчевскій, со стороны Ш. Сикорскаго—присяжный повъренный М. Г. Казариновъ, который только что до нъкоторой степени оправился отъ изнурительной бользни.

Засъданіе особаго присутствія палаты пронсходило въ залъ перваго отдъленія окружнаго суда, какъ самомъ просторномъ во всемъ зданіи судебныхъ постановленій.

Залъ, гдъ слушалось дъло Сазонова и Сикорскаго, парадная лъстинца зданія, ворота
и проходъ съ улицы во дворъ-садикъ, а
также входъ со Шпалерной улицы были совершенно закрыты не только для посторонней публики, а также и для судебныхъ чиновъ, не присутствовавшихъ въ засъданіи.

Приговоръ былъ объявленъ при открытыхъ дверяхъ, но, такъ какъ публики не было, то для соблюденія формы призвали въсколько полицейскихъ чиновъ, въ присутствій которыхъ и объявили приговоръ.

Приговоромъ особаго присутствія оба подсудимыхъ признаны виновными и присуждены къ лишенію всъхъ правъ состоянія и къ ссылкъ въ каторжныя работы: Сазоновъ безъ срока, Сикорскій на двадцать лътъ.

Вм'вст'в сътвмъ особое присутствіе объявило, что къ обоимъ осужденнымъ будетъ прим'вненъ Всемилостив'й пій манифесть 11-го августа нын'вшняго года (что должно сократить срокъ опред'вленныхъ для нихъ каторжныхъ работъ на одну треть).

новенной "уголовщины".

Ръдкій въ судебной практикъ случай былъ по сообщ. "Южн. Кр." въ Ямполъ, гдъ окружнымъ судомъ разбиралось дъло по обвивеню нъкоего П. въ грабежъ. Судебное слъдствіе никакихъ данныхъ къ уличенію

подсудимаго не дало; однако, присяжные засъдатели вынесли П. обвинительный вердикть, Судъ. принявъ во вниманіе, что невиновность подсудимаго П. достаточно выяснилась, что данныя судебнаго слъдствія не могуть служить основаніемъ для обвинительнаго приговора, постановиль: вердикть присяжныхъ оставить безъ послъдствій и дъло назначить къ разбору вновь, при другомъ составъ присяжныхъ засъдателей.

Изъ Торжка въ "Новое Время" пишутъ, что въ засъданіи окружнаго суда безъ участія присяжныхъ засъдателей разбиралось дъло, привлекшее въ залъ засъданія много такой публики, какая ръдко находитъ время для слушанія судебныхъ процессовъ. Судился инспекторъ народныхъ училищъ Тверской губерніи Н. В. Лиліевъ въ нанесеніи въ пъяномъ видъ побоевъ въ трактиръ студенту московскаго университета В. Штанковскому. Судъ призналъ Лиліева виновнымъ п приговорилъ его къ тюремному заключенію на три недъли, а за силою Высочайшаго манифеста уменьшилъ наказаніе на однутреть.

Дѣло представляеть крупный интересъ самою личностью осужденнаго. Г. Лиліевъ— это тоть инспекторъ народныхъ училищъ Тверской губ., чье донесеніе послужило непосредственнымъ поводомъ репрессій по отношенію въ Тверскому земству.

— Опубликованъ результать новаго разсмотрънія дъла по обвиненію бывшимъ смотрителемъ сахалинской тюрьмы А. Фельдманомъ извъстнаго фельетониста В. М. Дорошевича.

Новое разсмотръніе этого дъла въ одесской судебной налатъ имъло мъсто потому, что прежній оправдательный приговоръ былъ кассированъ сенатомъ.

На судъ г. Фельдманъ, пытаясь, какъ и прежде, опровергнуть факты, сообщенные въ печати о его дъятельности В. Дорошевичемъ, заявилъ, что за свою службу на Сахалинъ онъ даже былъ награжденъ орденомъ, а тутъ вдругъ явился "какой-то фельетонистъ", который создалъ разныя "небылицы".

Защитникъ Дорошевича, прис. пов. М. Л. Гольдштейнъ, какъ видно изъ отчета "Од. Нов.", мрачными красками нарисовалъ неприглядную картину жизни ссыльныхъ въ дореформенномъ Сахалинъ, когда онъ находился въ въдъніи министерства внутреннихъ дълъ, а не юстиціи. Ссылаясь на тов. прок. Ку-

рочкина, генерала Кононовича, защитникъ указываль, что ссыльныхъ кормили сырымъ хльбомъ, вонючей рыбой, на которой ползади черви, породи безъ разбора хорошихъ и дурныхъ, ленивыхъ и прилежныхъ... Дриль не злободневный фельетонисть, а ревизоръ по порученію министерства, и что же онъ говорить въ своей книге о деятельности Фельдмана? Воеводская, дуйская и александровская тюрьны были самыми страшными... Туда посылались всв государственные преступники и каторжники. Почему это все дълалось? Не изъ кротости же Фельдмана. Судебная палата не могла допросить ни одного свидетеля, по ссылке Дорошевича, такъ какъ противъ допроса каждаго изъ нихъ Фельдианъ спорилъ.

Палата еще разъ оправдала автора "Сахалинскихъ Очерковъ".

Въ № 201 "Вост. Об." была сдълана перепечатка изъ саратовскихъ газетъ части одного письма, трактующаго о громадныхъ жертвахъ тогда уже прошедней холеры на **Дальнемъ** Востокъ. Мъстная администрація усмотръла въ этомъ нарушение обязательнаго постановленія, воспрещающаго распространеніе тревожныхъ слуховъ, и оштрафовала редактора-издателя И. И. Понова въ 100 р. Правительствующій сенать, разсмотр'явь по по жалобь И. И. Попова это дело, не входя въ существо вопроса, нашелъ, что по дъйствующимъ закона, следить за соблюдениемъ обязательнаго постановленія подцензурной газетой входить въ обязанности цензоровъ, и потому ръшилъ постановление губернатора о наложенін штрафа отмінить.

= Въ Тифлисъ слушалось громкое дъло, ваволновавшее въ свое время не только медицинскую семью, но и все русское общество, -- объ истязаній бывшимъ начальникомъ Закаспійской казачьей бригады генераломъ Ковалевымъ старшаго врача среднеазіатской жельзной дороги Забусова. Ковалевъ былъ отръшенъ отъ должности и отданъ подъ судъ. Дъло разсиатривалось по Высочайшему повельнію въ особомъ присутствім кавказскаго военно-окружнаго суда. Представательствовалъ членъ главнаго военнаго суда, генералъ-отъ-инфантерін Гродековъ. Изъ обвинительнаго акта видно, что 14-го марта сего года генералъ Ковалевъ поручилъ своей казенной прислугь наръзать розогъ, вызвать четырехъ писарей казачьей бригадной канцелярін и затемъ пригласить прівхать немедленно доктора Забусова къ нему. къ больному, для оказанія медицинской помощи. Когда врачь явился, Ковалевъ предложиль ему угощение, а затемъ, по данному знаку, вошли 7 казаковъ, которые по приказанію подсудимаго, разділи Забусова и подвергли его жестокому истязанію розгами. Медицинскимъ осмотромъ черезъ 4 дня установлены следы, числомъ 42, ударовъ розгами на задней и передней частяхъ тыла. Потериввшій на судъ не быль почему то приглашенъ, равно и его повъренный. Прочитаны телеграммы генераль-адъютанта Куропаткина и генерала Субботича, хорошо аттестующіе служебное прошлое Ковалева, а также письмо начальника Закаспійской области генерала Уссаковскаго, который свидътельствуеть о служебныхъ заслугахъ и просить принять участіе и облегчить сульбу подсудимаго. Послъ четырехчасоваго совъщанія судъ, признавъ генерала Ковалева виновнымъ въ превышеніи власти и истязанін, постановиль, примънивь къ подсудимому Высочайшій манифесть, исключить гегенерала Ковалева изъ службы безъ лишенія чиновъ.

— Недавно въ камерѣ столичнаго мирового судьи 26-го участка разбиралось интересное студенческое дѣло. Бывшій студенть горнаго института г. Галѣевъ публично назвалъ другого студента г. Громова "свобододѣйствующей сволочью". Но такъ какъ на судѣ выяснилось (показаніе бывшаго профессора Долбни), что "свобододѣйствующіе", по составу своему, принадлежатъ къ отбросамъ студенчества и не брезгуютъ никавими средствами вплоть до политическаго доноса включительно, то мировой судья оправдалъ г. Галѣева.

Теперь о такомъ же процесст сообщаетъ "Диъпровский Въстинкъ":

8-го мая сего года на Балашовскомъ вокзалъ компанія студентовъ-ставропольцевъ провожала своего земляка, ъхавшаго на театръ войны; тутъ-же находилась почти въ полномъ составъ группа "русскихъ" студентовъ, провожавшая своего предводителя, бывшаго студента Павловскаго. Послъдніе стояли у буфета, въ 30 шагахъ отъ первой компаніи.

Вдругъ одинъ наъ "русскихъ" Петровъ отдълился и сталъ вплотную къ кучкъ став-

ропольцевъ. Кто-то изъ кучки заметилъ его вызывающій видъ и сказаль: "Уйдемте отсюда, насъ слушаютъ". Въ это время Петровъ съ крикомъ: "Коллега! я понимаю, на кого вы намекаете!" ударилъ стоявшаго къ нему ближе встхъ студента Клычева, а самъ бросился бъжать. За нимъ пустился вдогонку товарищъ Клычева, Золотаревъ. Петровъ обернулся и выстралиль изъ револьвера въ Золотарева (дело это будеть служить предметомъ особаго разбирательства въ окружномъ судъ). Группа "русскихъ", услышавъ выстрълъ, бросилась съ криками: "жидыреволюціонеры!" на студентовъ, защищавшихъ Золотарева. Надо добавить, что среди послъднихъ не было ни одного еврея. Далъе вившалась вокзальная полиція, и быль составленъ протоколъ.

До начала разбора представитель истца, пом. прис. пов. В. А. Расторгуевъ, заявилъ отводъ противъ мирового судьи г. Мельникова на томъ основани, что г. Мельниковъ—членъ русскаго собрания, неразрывно связаннаго съ группой "русскихъ" студентовъ.

Судья остановилъ его, не позволяя касаться своей личности.

Подсудимый Петровъ не призналъ себя виновнымъ въ оскорбленіи и заявилъ, что онъ желалъ лишь "реабилитироватъ" честь своей корпораціи...

Мировой судья приговорилъ Петрова къ аресту на 3 недъли, съ сокращениемъ по Высочайшему манифесту до 2 недъль.

Приведенные процессы достаточно ясно говорять о томъ нравственномъ разложеніи, которое вносять въ академическую жизнь всѣ эти гг. "русскіе", "свобододѣйствующіе", корпоранты "Денницы" и пр.: драки, стрѣльба изъ револьверовъ, позорные процессы, доносы, ябеда и наушничество—таковы моральные устои этихъ новыхъ студентовъ "околоточнаго" типа.

Въ текущую ноябрьскую вызадную сессію окружнаго суда въ Мелитополѣ разсмотрѣна, по словамъ "Крымск. Въсти.", цѣлам серія дѣлъ по обвиненію городовыхъ и урядниковъ, творившихъ допросы, судъ и расправу съ рукоприкладствомъ.

— Сколько разъ васъ ударилъ урядникъ? спрашиваютъ на судъ пострадавшаго.

 Сосчитать нельзя было. Билъ урядникъ, билъ и городовой сначала въ ухо, а потомъ, когда кровь поніла, больше подъбока толками, пов'єтствуєть потерп'євшій.

— Можетъ, вы сопротивлялись, когда васъ сажали въ кордегардію?

— Какъ можно, развъ я не знаю, что сопротивляться нельзя, — отвъчаетъ онъ. — Меня били для того, чтобы я сознался...

Розга отмінена. Но кулакъ, кулакъ искросыпительный, кулакъ зубодроонтельный—все еще въ полномъ обиходъ русской жизни. Въ XX въкъ туть замъчается даже "прогрессъ".

--- Особое присутствіе харьковской судебной палаты въ усиленыомъ составъ, съ участіемъ сословныхъ представителей, разсматривало 18-го октября въ Лубнахъ при закрытыхъ дверяхъ два д'ьла: 1) о м'ьщанахъ Ольховскомъ, Будницкомъ, Коцовичь, Бубель и Бройтъ, обвиняемыхъ по 1 п. 130 ст. новаго уголовнаго уложенія, предусматривающему распространение среди сельскаго населенія или рабочихъ ученій, возбуждающихъ къ учиненію бунтовщическаго или измъническаго дъннія, и 2) по обвиненію крестьянина Куринаго въ томъ же преступленін. Защищаль обвиняемыхь по обоямь діламъ кіевскій присяжный поверенный С. И. Приговоромъ палаты, объявлен-Дрелингъ. нымъ при открытыхъ дверяхъ, Ольховскій присужденъ къ заключенію въ кръпости на 8 ивсяцевъ, остальные подсудимые оправданы.

Въ Асхабаду маленькая замътка въ хроникъ мъстной газеты вызвала сложное лъло. Дъло было такъ. Въ числъ офицеровъмъстнаго гарнизона, отправившихся изъ Асхабада на войну, находились двое сотрудниковъ газеты "Асхабадъ". Газета проводила своихъ сотрудниковъ небольшой замъткой подъ заглавіемъ "Счастливый путь!", въ которой между прочвиъ, было сказано, что "оба офицера — симпатичные и развитые люди, которые, вопреки установившемуся въ военной средъ обычаю, досуги свои посвящали интеллигентнымъ занатіямъ". Редакція выразила при этомъ надежду,

"что и находись на Дальнемъ Востокъ, они не порвуть связи ни съ газетой, ни съ ея читателями. Пожелаемъ—прибавила она— отътажающимъ счастиваго пути и успъховъ на полъ брани. Будемъ надъяться, что Богъсохранитъ ихъ жизнь на пользу родинъ, какъ сохранилъ въ нихъ до сихъ поръ "дущу живу" несмотря на всю несвойственную тому обстановку.

Замътка эта вызвала слъдующій характерный приказъ по Закаспійской области отъ 23-го октября за № 326, напечатанный въ оффиціальномъ "Закаспійскомъ Обозрънін": 23 октября 1904 г. Г. Асхабалъ.

Въ № 228 газеты "Асхабадъ", въ редакціонной зам'ятк'я подъ заглавіемъ "Счастливый путь" заключается, между прочимъ, злобная выходка противъ военной среды, члены которой въ настоящее время кровью отстаиваютъ честь и достоинство Россіи на Цальнемъ Восток'я и изумляютъ міръ геройскими подвигами.

Каждому здравомыслящему человеку должно быть ясно, что сотрудничество въ такой газеть, какъ "Асхабадъ", отнюдь не можеть служить признакомъ особаго умственнаго развитія или наличія "души живой" у сотрудниковъ-офицеровъ и, что, по меньшей мъръ, странно ставить имъ въ заслугу чястныя занятія въ газеть. Во всякомъ случав, можно было разсчитывать, что руковоинтель газеты, коть сколько-нибудь понимающій высокое значеніе печати, не станеть пользоваться даннымъ случаемъ для того, чтобы порочить среду, къ которой принадлежать его сотрудники, отправляющіеся на тяжкое и опасное служение родинъ. Но такъ какъ газета "Асхабадъ" есть изданіе подцензурное и потому редакторъ является лицомъ невивняемымъ (?!), то ответственность падаеть на цензора, который не долженъ былъ допускать незаслуженныхъ злобныхъ выходокъ противъ военной среды, давшей такъ много людей высокаго таланта и способностей на самыхъ разнообразныхъ поприщахъ служенія Царю и родинъ.

Объявляю временно завъдывающему цензурою газеты "Асхабадъ" выговоръ и предлагаю ему впредь внимательнъе относиться къ возложеннымъ на него обязанностимъ".

Подписанъ приказъ ген. Уссаковскимъ.

— Судебнымъ слъдователемъ московскаго окружнаго суда по особо важнымъ дъламъ приступлено, согласио предложению прокурора московской судебной палаты, къ производству слъдствия по дълу о злоупотребленияхъ и неправильныхъ дъйствияхъ бывшихъ предсъдательницы комитета "Христіанская помощь" А. П. и А. Н. Вишневскихъ. Администраціей, назначенною въ мартъ текущаго года, для приведенія въ ясность и порядокъ дълъ коми-

тета "Христіанская помощь "быль обнаружень цізлый рядь злоупотребленій А. П. и А. Н. Вишневскихь, заключающихь вь себі признаки уголовныхь преступленій.

— Въ г. Баку произошла ошибка. Одна изъ тъхъ возмутительныхъ полицейскихъ пошибокъ", которыя, несмотря на вызываемое ими въ обществъ глубокое негодованіе, все, ивтъ-ивтъ, и продолжаютъ повторяться. Въ г. Баку она на-дняхъ служила предметомъ и судебнаго разсмотрънія.

20-го сентября 1903 года, читаемъ мы въ появившемся о ней краткомъ судебномъ отчеть, --- во 2-й полицейскій участокъ гор. Баку была вызвана помощникомъ пристава Рустамбековымъ дочь бавинскаго жителя Марія Лебелева: въ участвъ ее встрътилъ надзиратель Эсадзе, который, вручивь ей препроводительный бланкъ, отправиль ее къ городовому врачу г. Разку для освидътельствованія на предметь установленія, что она, Лебедева. занимается проституціей. Городовой врачь, однако, произведя освидетельствование, установилъ, что Лебедева дъвственница и, вручивъ ей въ этомъ смысле написанное свидетельство, отправиль обратно въ участокъ. откуда ее немедленно выпустили. Отецъ Лебедевой подаль жалобу по начальству за несправедливое оскорбленіе дочери, и началось разследование дела. Приставъ Прокоповичъ, производившій дознаніе, установиль следующее. Письмоводитель 2-го участка сообщиль въ участкъ, что Лебедева, живущая неподалеку, часто задървала его, когда онъ проходиль по улипь, и оскорбляла своими насм'вшками.

Въ виду этого, чины участка Рустамбековъ и Эсадае отправили Лебедеву къ врачу. Въ участкъ Лебедеву оскорбляли всяческими словами Эсадае и Меркуловъ, причемъ Эсадае даже не позволилъ ей сбъгать домой за платкомъ и отправилъ ее къ врачу съ непокрытой головой. Кромъ того, выяснилось, что на препроводительномъ бланкъ, подписанномъ надзирателемъ Эсадае, было написано сначала, что къ врачу посылается проститутка, а за тъмъ, когда бланкъ получили обратно, то Эсадае подчистилъ слово "проститутка" и поставилъ слово "подозръвемая".

Привлеченные въ качествъ обвиняемыхъ за превышение власти, помощникъ пристава Рустамбековъ и надзяратель Эсадзе винов-

ными себя не признали: Рустамбековъ заявилъ, что онъ Лебедеву не вызывалъ и къ врачу ее не отправлялъ, а сдълалъ это Эсадзе своей властью, а Эсадзе, въ свою очередь, свалилъ вину на Рустамбекова и заявилъ, что онъ дъйствовалъ по приказанію помощника пристава.

Окружный судъ призналъ обоихъ подсудимыхъ виновнымъ въ превышеніи власти и присудилъ ихъ къ отр'вшенію отъ должности.

Но діло, конечно, не столько въ Рустамбеновых и Эсадзе, сколько въ тіхъ порядкахъ, при которыхъ возможны такія "ошибки". Захотілось полицейскому чину отомстить, заклеймить, опозорить женщину или діввушку— и ність ей спасенія. Ее призовуть, приведуть, и несмотря ни на какіе ея протесты, пожалують въ проститутки, отправять къ врачу, подвергнуть оскорбительнійшему освидітельствованію...

— Только что закончилось вызвавшее много толковъ слъдующее недоразумъніе:

На 21-е ноября въ 1 ч. дня, присяжные повъренные округа с.-петерб. суд. палаты в помощники ихъ были приглашены предсъдателемъ совъта въ зданіе судебныхъ уставованія сорокалътней годовщины судебныхъ уставовъ.

Когда присяжные повъренные и помощники, въ числъ около 400 человъкъ, собрались въ указанный часъ къ зданію судебныхъ установленій, то оно оказалось наглухо закрытымъ, по распоряженію прокурора палаты, которое, конечно, не могло послъдовать безъ въдома министра юстиціи, и потому общее собраніе не могло состояться.

Таковъ фактъ. Онъ совершенно невъроятенъ, хотя бы потому, что за сорокъ лътъ дъйствія судебныхъ уставовъ, даже и въ самые тяжелые для нихъ моменты, ничего подобнаго не случалось. А теперь, въ періодъ "весны", такой фактъ имълъ мъсто.

Дѣло пошло на разсмотрѣніе высшаго начальства, — и отъ имени Министра Юстиціи Совѣту прис. пов. было сообщено, что онъ можетъ по прежнему пользоваться помѣщеніемъ въ зданіи судебныхъ установленій для общихъ собраній присяжныхъ повѣренныхъ п помощниковъ ихъ, равно какъ и для конференцій. При этомъ программа предстоящихъ вопросовъ не представляется на цензуру прокурора палаты. — Журналисть Майковъ привлекъ въ судебной отвътственности редактора "Новаго Времени" за систематическую клевету:

"Процессъ этоть, — говорить корреспондентъ,--маленькая Панама; здѣсь передъ нами пройдеть весь закулисный мірь ... Новаго Времени", десятокъ лицъ петербургскаго журнальнаго міра, такъ или иначе прикосновенныхъ къ темнымъ дёлникамъ, продълываемыхъ въ "кулуарахъ" Эртелева переулка. Милая компанія, наконецъ, увидить чистую воду: "ничто-же не можеть быть тайно, что-бы не было явно". услышимъ самыя удивительныя подробности полугласнаго мадоимства и подкупности; насудъ, говорятъ, будутъ фигурировать и документы по этой части вплоть до бухгалтерскихъ книгъ. Собираются даже, какъ булто-бы вспомнить знаменятую исторію распредъленія "Нов. Вр." пожертвованій на помощь петербургской бедноте после наводненія въ 1892 г. и многое другое.

 Извѣстное дѣло ст. сов. Тарнавскаго в Розенбаха можно, наконецъ, считать законченнымъ.

Въ январъ 1903 г. въ "С.-Петербургскихъ Въдопостяхъ" ст. с. Тарнавскій помъстилъ подъ громкимъ заглавіемъ "Horribile dictn" статью на тему: объ огражденіи человъка отъ посягательства на его личность со стороны психіатровъ. Авторъ статьи не щадиль красокъ для выраженія своего негодованія по поводу того, что психіатръ д-ръ медицины Розенбахъ чуть не силой, въ сопровождение опекуновъ, ворвался въ квартиру богатой домовладълицы г-жи Ананьивой и произвель надъ нею "безчеловъчное изслѣдованіе", чтобы ложно доказать ея слабоуміе. Это было необходимо одному изъ ея родственниковъ для признанія недъйствительнымъ составленнаго Ананьиной духовнаго завъщанія. Черезъ мъсяцъ посль этого "изследованія" старушка Ананьина умерла, переживъ ужасное потрясеніе; связь между этимъ изслъдованіемъ и смертью Ананьиной устанавливалась довольно прозрачно. статью въ свое время обсуждала столичная и провинціальная пресса, причемъ по большей части становилась на сторонъ г. Тарнавскаго.

Д-ръ мед. Розенбахъ привлекъ г. Тарнавскаго къ отвътственности за клевету. Въ окружномъ судъ дъло это слушалось въ марть текущаго года, при чемъ на судебномъ следствін выяснилось следующее. Д-ръ Розенбахъ лъйствовалъ по приглашенію опеки, учрежденной надъ личностью и имуществомъ Ананьиной. Его роль выразилась въ томъ, что онъ выдалъ свидетельство о слабоумін ея. Это свидельство нужно было для родственника Ананьиной г. Косткевича, которому она ничего не оставила въ своемъ завъщаніи. Съ другой стороны, г. Тарнавскій также быль заинтересованное лицо, такъ какъ состоялъ повъреннымъ г-жи Троицкой. воспитанницы Ананьиной: по духовному завъщанію Ананьина назначила ей почти все свое состояніе.

Не имъя твердой увъренности въ полученіи наслъдства, г-жа Тронцкая устроила съ Ананьиной довольно выгодную операцію: на основаніи полученной Ананьиной довъренности, она заложила домъ и полученныя деньги на свое имя отдала подъ проценты своему знакомому г. Степанову.

Статья ст. с. Тарновскаго появилась въ печати черезъ десять мъсяцевъ послъ произведеннаго д-ромъ Розенбахомъ изслъдованія, при чемъ тогда уже начался споръ о 
силъ завъщанія Ананьиной. По допросъ 
свидътелей окружный судъ призналъ ст. с. 
Тарнавскаго виновнымъ и приговорилъ въ 
2-хъ мъсячному тюремному заключенію. Дъло 
было перенесено въ судебную палату, гдъ 
со стороны д-ра Розенбаха выступилъ 
22 ноября прис. пов. Мироновъ, а со сторовы г. Тарнавскаго извъстный литераторъ 
Л. Е. Оболенскій. Палата за силой Высочайшаго манифеста уменьшила наказаніе 
г. Тарнавскому до 1 мъс. 10 дней.

Въ бакинскомъ окружномъ судѣ разсмотрѣно характерное дѣло по обвиненію Петроса Гамазова, рабочаго фабрики Мирзабекянцъ, въ убійствѣ управляющаго фабрикой Тархана Пирвердіева. По обвинительному акту дѣло это, по словамъ бакинскихъ газетъ, заключается въ слѣдующемъ:

25 мая, въ 8 ч. утра, на Красноводской улицѣ, около Багирова сквера, Гамазовъ, встрѣтивъ Пирвердісва, шедшаго на фабрику, ударилъ его кинжаломъ въ животъ. Явившись въ З-й участокъ, Гамазовъ разсказалъ околоточному надзирателю Герасимчику и помощнику пристава Султанову, что онъ убилъ Пирвердіева, будучи оскорбленъ предложеніемъ Пирвердіева привести ночью къ

нему, Пирвердіеву, одну фабричную дівушку, которую онъ, Гамазовъ, считалъ своей невъстой. Однако, полицейскимъ дознаніемъ и опросомъ свидътелей полнційнестера Денинскаго, его помощника Полонскаго, помощника пристава Султанова, а также и самого Пирвердіева, котораго следователь успель допросить, прежде чъмъ онъ умеръ, установлена была пная причина, побудившая Гамазова убить Пирвердіева. Пирвердіевъ показалъ, что его убили изъ мести за то, что онъ выдавалъ главарей рабочихъ полиціи, и вообще его не любили рабочіе за сношенія съ полиціей. Это показаніе было подтверждено вышеуказанными свидътелями. того, было установлено, что рабочіе фабрики никогла не носили оружія, такъ какъ передъ входомъ на фабрику ихъ обыскивали. Въ виду всего этого, Гамазовъ былъ обвиненъ въ убійствъ Пирвердіева изъ мести, съ заранње облуманнымъ намъреніемъ, при чемъ онъ для выполненія своей цели запасся кинжаломъ.

Окружный судъ призналъ Гамазова виновнымъ въ предумышленномъ убійств'є и приговорилъ къ каторг'є на 10 л'єгъ.

— Въ вытадной сессін симферопольскаго окружнаго суда въ Ялтт разбиралось грустное бытовое дтло. Обвинялся бывшій оффиціанть одной изъ мтестныхъ тостиницъ, Андрей Воробьевъ, въ томъ, что въ началт настоящаго года выбросилъ за бортъ парохода своего ребенка съ цтлью избавленія отъ последняго, какъ отъ обузы, мталающей полученія мтеста женою подсудимомуобвинительный вердиктъ, но дали снисхожденіе. Резолюціей окружнаго суда Воробьевъ, по словамъ "Крымск. Кур.", приговоренъ, съ примтененіемъ манифеста, къ отдачт въ каторжныя работы на 6 летъ и 8 мтесяцевъ.

— Очень характерный для современной деревни процессъ слушался въ Аткарскъ, въ мъстномъ уъздномъ съъздъ, "дъло о доеніи земскимъ начальникомъ несуществующихъ коровъ"... Такъ можно было бы назвать это дъло по иску, возбужденному земскимъ начальникомъ Аткарскаго уъзда К. П. Леціусомъ къ крестьянину слободы Елани В. Т. Кудинову въ 214 руб. 75 коп. "за лишеніе выгоды отъ пользованія постройками и коровой".

Обстоятельства этого "курьезнаго" дела

таковы: К. Леціусь, живя въ с. Елани, квартировалъ у Кудинова и денегъ ему за квартиру не заплатиль, почему Кудиновъ предъявилъ къ нему искъ въ 300 рублей. Г. Леціусь, не отрицая справедливости некового требованія, предъявиль къ Кудинову встръчный искъ, указавъ на то, что хотя онъ последній годъ жиль у Кудинова безъ письменнаго договора, но по прежнему договору онъ, Леціусь, имель право пользоваться частью некоторых службъ, но которыми не пользовался; а между темъ въ этихъ службахъ онъ могъ бы держать корову, которая давала бы ему 15 руб. въ месяць, и т. д. Убытокъ свой отъ всехъ этихъ "если бы" г. Леціусъ опфииваеть въ 214 руб. 75 коп. При разборъ дъла повъренный Кудинова г. Терновскій указываль, что викто изъ свидътелей не подтвердилъ того обстоятельства, что кто-нибудь препятствоваль г. Леціусу пользоваться постройками и что основанія для иска (возможность пользоваться несуществующей коровой) слишкомъ шатки. "Г. Леціусъ съ одинаковымъ правомъ можетъ сказать, что онъ желалъ бы имъть слона, бегенота или носорога, отъ которыхъ нивлъ бы еще больше выгоды". Събадъ земскихъ начальниковъ постановилъ: присудить сь Кудинова въ пользу земскаго начальника Леціуса 116 р. 25 к. Мотивы ръшенія съвзда не оглашены.

Печально оглашать подобные факты, свидътельствующіе, что мы вернулись чуть ли не къ дореформеннымъ судамъ, тогда какъ мы еще такъ недавно имъли "судъ скорый, правый, милостивый, равный для всъхъ", установленный судебными уставами, сороколътіе коихъ только что исполнилось.

— На ряду съ этпиъ заслуживаеть вниманія следующее дело такого типа. Изъ Динтрова, Орловской губ., —пишутъ "Русск. Пр."; - недавно, по телеграми в изъ Петербурга, заключенія) въствый крест. Панфиловъ. Дъло его, представляющее типичный примъръ нашего произвола, заключалось въ следующемъ. Здълній помъщикъ г. Муравьевъ запретилъ крестьянамъ ходить, по дорогѣ мямо его дома въ церковь, находящуюся ва его же усальбъ. Крест. Панфиловъ, ослушавшійся этого запрещенія, быль подвергнуть наказазанію м'естнымъ земскимъ начальникомъ П. Н. Шампевымъ. Такъ какъ увздный съвздъ утвердилъ приговоръ, то Наифиловъ подаль кассаціонную жалобу въ губернское присутствіе, а посл'в ея подачи, по приказанію предсъдателя онаго присутствія, орловскаго губернатора г. Баляснаго, быль внезапно арестованъ и посаженъ въ тюрьму. Адвокать Панфилова посовътоваль его родственникамъ обратиться съ жалобой къ мивнутреннихъ дълъ. Родственники дважды вздили въ Пстербургь (первый разъ при покойномъ В. К. фонъ-Плеве, отказавшемъ имъ въ ихъ жалобъ на губернатора, и вторично-при его заизститель). Результатомъ второй побадки и явилось вышеупомянутое телеграфное приказаніе изъ Петербурга объ освобожденін Панфилова. Містныхъ обывателей интересуетъ вопросъ, будуть-ли подвергнуты ответственности виновники неправильнаго ареста Панфилова, просидъвшаго въ тюрьмъ ни за что, ни про что два съ половяной мъсяца.

Въ Москвъ недавно разбиралось гроикое дъло по обвиненію г. Стаховичемъ ред.изд. "Гражданина", кн. Мещерскаго въ клеветъ.

Со стороны Стаховича выступаль извъстный прис. пов. О. Плевако.

Въ виду недостатка мъста приведемъ только самое характерное мъсто процесса, ръзъ О. Н. Плевако:

Михаилъ Стаховичъ написалъ статью, продиктованную ему скорбью, которая выпала на его долю: присутствовать въ качествъ члена суда съ сословными представителями при разбирательстве дела о нанесеніи смертельнаго увъчья сарту, проходившему по г. Орлу на пути въ священную для магометанина Мекку. Сарть быль виновать въ двухъ вещахъ: онъ думалъ, что пять лътъ тому назадъ можно было, не рискуя жизнью, пройти по русскому губернскому городу; онъ думалъ, что въ случат обиды отъ злыхъ людей, подонковъ общества, его спасеть бдительность полицейской стражи. Стаховичу пришлось убъдиться, какъ судьъ, что върасарта была неправая: босяки его пощадили, а жизнь его принесена въ жертву какому то невъдомому культу. Стаховичъ говоритъ, какъ бывшій судья по ділу, что его поразило не самое событие въ рамкахъ процесса, --преступленіе нижнихъ чиновъ полиціи понесло заслуженную кару. Ужасъ охватилъ его отъ картины правового убожества, царящаго въ

воздухъ: повсюду напрасная смерть человъка никого не тронула, отдаленныя причины оставлены въ покоъ, безъ послъдствій, какъ будто все такъ и быть должно...

Онъ не захотълъ остатьея върядахъравнодушныхъ и перенесъ свое мивніе на листъ бумаги и послалъ его въближайшій м'ястный печатный органъ, чтобы найти сочувствіе къодушевляющему его идсалу: борьбъза право, истовое, дъйствительное, живое, бодрящее, лишевное духа.

Отклика на мъстъ онъ не нашелъ. Правда въ свой безпощадной наготъ жгла, ослъпляла, пугала. Приниженнымъ умамъ казалось, что лучше замолчать ее, чъмъ обнажить язвы.

Стаховичъ понялъ, что то равнодушіе, которое его возмущало, осложнено запасомъ провинціальнаго разсчета. трусости... И онъ направилъ статью въ Петербургь, гдѣ, мечталъ онъ, иныя точки зрѣнія.

Статья, однако, и тамъ не нашла пріюта. Слъдствіе установило, что редакторъ газеты "Право" счелъ возможнымъ напечатать ее, но по разномыслію съ надлежащими пензурными властями ее пришлось не выпускать, хотя десятки письменныхъ, а можетъ быть корректурныхъ оттисковъ успъли проникнуть въ публику.

(Статья, безъ въдома автора, появилась въ заграничномъ органъ — "Освобожденіе", за что Мещерскій обвинялъ Стаховича въ измънъ отечеству).

Содержаніе статьи Стаховича, адресованной въ "Право"—вотъ побудительная причина негодованій князя. Выйди она въ этомъ журналів, князь ополчился бы на нее. Только тогда, быть можеть, онъ быль бы недоволенъ недостаткомъ средствъ для уничтоженія политическаго врага и, быть можеть, его умъработаль бы надъ иными взрывчатыми средствами, чёмъ то, которое пущено имъвъ ходъ въ настоящяхъ обстоятельствахъ.

Я понимаю его. Какъ означеніе креста корчило фигуру Мефистофеля, такъ искажало черты княжескаго лица свободное слово Стаховича. Служеніе отечеству истиной — непонятно ему. Но Стаховичъ не одинъ—не одинокъ и князь Мещерскій. Въ столкновеніи ихъ — обнаруженіе борьбы двухъ теченій... не тіхъ, на которыя обычно дізлится культурное міросозерцаніе, либераловъ и консерваторовъ... нітъ — это борьба иныхъ

группъ. Здъсь встрътились два нашихъ русскихъ теченія, два лагеря выстроили борцовъ".

Изъ нихъ одно г. Плевако сравниваетъ съ общественнымъ строемъ московскаго уклада, съ земщиной; другое — съ поклонниками дъячества, выродившагося подъячества, видящаго спасеніе въ тихомъ и безмольномъ житіи... "Спряженіе всёхъ глаголовъ, въ которыхъ воплощается представленіе о дъйствіяхъ ума и сердца, въ одитъхъ только страдательныхъ формахъ. Крайніе изъ нихъ чуть-ли не превозносятъ опричнину временъ Ивана Грознаго и готовы канонизировать Малюту Скуратова, списавъ со счета святыхъ замученнаго Филиппа".

Первые "ненавидять, что любять тв... я сказаль бы: и любять то, что ненавидять тв, но я сомиваюсь въ ихъ способности къ любви. Будь она у нихъ, они поняли бы, что взаимное недовъріе, опорачиваніе и опозориваніе, литературный доносъ и искаженіе фактовъ ие могуть исходить изъ чистыхъ источниковъ".

"И апостолъ попятнаго движенія, — продолжалъ г. Плевако. — не вынесъ свободнаго слова. Онъ сказалъ свое въ намъреніи смыть врага. Ему нужно кличъ кликнуть по всей земль о Стаховичь, какъ о человъкъ, достойномъ порицанія и нравственнаго осужденія, какъ о человькь, способномъ, стоя на одной изъ высшихъ ступеней государственной лъстницы, въ первыхъ рядахъ своего сословія, правой рукой изображать кресть во свидътельство честнаго п върноподданическаго служенія державному Вождю, а лізвой рукой стучаться въ клубъ революціонно настроенныхъ людей и шептать имъ: я вашъ, я тамъ лгу, я тамъ въ роли передового развъдчика вашего полка.

А для того, чтобы это опозоривание честной личности было въско, князь дълаетъ такой пріемъ: онъ не сообщаетъ читателю, что-же въ самомъ дълъ сказалъ Стаховичъ.—Въдь, появись въ "Освобождени" чья-либо статья, въ которой русскій человъкъ, не скрывая своего имени, упрашивалъбы пишущихъ тамъ авторовъ и корреспондентовъ бросить ихъ затъю, идти домой и, вмъсто волнующихъ и выводящихъ изъ колеи спокойной работы статей, отдаться той дъятельности, которая, безъ скачковъ и подражаній, своими путями приведетъ насъ

къ постепеннымъ культурнымъ успѣхамъ, если бы авторъ взывалъ не только къ русскимъ идеаламъ, но вплеталъ бы въ нихъ долю изъ міросозерцанія князя...—вѣдь такая статья не знаменовала бы измѣны и ренегатства.

Князь М. знаеть это и поэтому просить върить читателя, что Стаховичъ—сотрудникъ этой газеты п, сотрудничая, порицаеть русскую власть; сотрудничаетъ такъ, что изъ его поступка видно, что въ авторъ не осталось ни одного чувства, ни одного принципа, къ которымъ можно было-бы обратиться, чтобы вызвать къ свъту его совъсть.

Князь увтряеть читателя, что это сотрудничество таково, что знаменуеть собой отсутствіе патріотизма, забвеніе долга, презртніе къ сословію и врученнымъ ему сословіемъ полномочіямъ.

Стаховичъ по словамъ Мещерскаго, измѣнилъ завѣтамъ предковъ и является даже клятвопреступникомъ, такъ какъ измѣнилъ присягѣ. Стаховичъ совершилъ вѣдомыя кн. Мещерскому дѣянія, которыя обязываютъ его снять съ себя и полномочія, и внѣшпіе знаки оказаннаго ему довѣрія Дворомъ и сословіемъ. Князь заканчиваетъ обращеніемъ къ дворянству, подсказывая ему, что ихъ предводитель совершилъ дѣянія, несовиѣстимыя съ довѣріемъ ихъ къ нему.

Но этимъ не кончилась нгра. Пріемы князя, сверхъ того, завъдомо недоброжелательны. Вы помните, въ какое время появилось мнимое разоблаченіе князя. Я оціню значеніе момента этого въ давномъ ділі.

Когда въ странъ не все благополучно, носители власти озабочены умиротвореніемъ волнующихъ настроеній и нестроеній. Они, подобно докторамъ у постели труднобольного, пробують рядъ лекарствъ и рядъ медицинскихъ методовъ въ надеждъ хорошаго результата. Я не пов'врю, чтобы между ними стояли желающіе смерти общественнаго организма. Но между ихъ методами есть такіе, которыя вмісто оздоровленія ведуть къ ухудшенію недуга. Общество же, что организмъ: оно бываетъ въ горячкахъ и лихорадкахъ, въ параличт и съ увъчьями, возбужденное или подавленное. И его лечать на разные лады, ведущіе къ ціли и ошибочные, удачные и неудающіеся, своевременные и запоздалые, примънимые къ данному организму и непримънимые. Между средствами есть и діэта,

и предписанный послѣ утомленія покой, есть рекомендація путешествій на берега морей. есть общій массажь и ампутированіе больныхъ членовъ организма. Который методъ правъ--не намъ и не въ настоящемъ собраніи судить. Для этого существуеть судъ исторіи и науки и спокойнаго общественнаго межнія. Но воть что важно. Въ пережитые нами года практиковался или пробовался на организм'в хирургическій методъ. Все кажущееся зараженнымъ или заражающимъ устранялось изъ организма: въ собственныя оздоровляющія силы его потеряна была въра, а вижсто гигіены п обыденной тераціи въ ходу были операціи. Повторяю: не намъ судить объ удачв или неудачв принятаго метода. Но вотъ что несомивнно. Во времена, когда объявляютъ существование заразной бользии, а организмъ и отдельные молекулы его неспособными къ борьбъ за существованіе, крикъ: "воть зараженный, воть зачумленный, воть челов кть идеть въ одеждъ, которую я вчера видълъ на заразно-больномъ" --- страшенъ и опасенъ. Врачи, озабоченные оздоровленіемъ ціклаго. легко справляются съ частичными случаями сомнительнаго состоянія: они удаляють изъ жилищъ съ заразными и сомнительныхъ; они сжигають въ дезинфекціонныхъ очагахъ и то, что заражено, и то, что кажется такимъ.

Въ такое время со словомъ публичнымъ надо обращаться трепетно и честно.

Я забылъ сказать, что, приписывая Стаховичу изм'вну долгу и присягь, кв. Мещерскій сравниваль его мнимый поступокь съ сочувственной телеграммой русскаго подданнаго японскому микадо. За это ядовитое сравненіе, за это отрицаніе въ Стаховичъ права быть русскимъ и любить болъе всего на свъть свое, князю Мещерскому отомстила судьба. И какъ отоистила. Тяжелый годъ переживаемъ мы, сыны отечества. Наше лучшая молодая кровь льется за дело страны. Орошена русская земля потоками слезъ и благословеній, съ которыми провожали мы близкихъ сердцу на великое служеніе. Но между нами не всътолько плакали и рыдали. Къ гордости и славъ русской земли, не исключительными единицами, а тысячами поднялись добровольные труженики, заявивиліе, что сердца ихъ не тутъ, а тамъ, съ въдомыми и невіздомыми страстотерпцами-воннами. Они полетели къ нимъ, они окружили своими заботами умирающихъ отъ ранъ. Не зная

устали и утомленія, они вырывають у смерти ея побрать добротся за эти чудныя жизни и не думають только о своей. Мы гординся ими и для нашего права на уваженіе потомства сохраняемъ сински этихъ великихъ людей. И что же: имени патріота князя Владиміра Потровича Мещерскаго иы не находимъ тамъ... Но среди святыхъ гражданъ и граждановъ страны внесено имя Михаила Стаховича. И развъ одинъ Искаріотъ ръшится своимъ змъннымъ языкомъ изречь хулу на ихъ подвижничество! И это--- язм'вникъ, и это--- худшій сынъ сословія, это-врагъ земли родной? Нътъ, сколько бы ни исписалъ князь бумаги, некраснъющей и безстрастной, онъ не докажеть честно-мыслящимъ русскимъ людямъ, что не желательны Стаховичи и нужны только Мещерскіе. Довольно съ насъ и одного Мещерскаго, и дай Богъ побольше такихъ людей, какъ Стаховичъ. Тогда мы встрътимъ ихъ и на ратномъ полъ, - умирающими за родину, и въ лазареть - утоляющими раны и боли мучениковъ, и въ мужахъ совъта товорящими смелую правду.

Отсутствіе князя Мещерскаго налагаеть на насъ только одну обязанность —предоставить суду опредълить міру заслуженной имъ кары, не внося въ этомъ смыслі ни одной про-

щальной фразы. Осужденіе князя Мещерскаго нужно намъ, какъ символъ, какъ оправданіе нашей въры въ правосудіе, чтобы дышалось свободно честнымъ сердцамъ, и задыхались отъ собственнаго яда клевета и недобросовъстно-лживое слово на какой бы бумагъ они ни были написаны—на сърой ли, изъобихода мужика, или на глянцевой, съ княжескимъ гербомъ, какъ это сдълалъ князь Мещерскій.

Опъните же поступокъ князя,—и къ его древнему именя пусть добавять и имя клеветника, и никто никогда не смоеть этого указанія на его подвигъ".

Судъ удалился для совъщанія и вынесъ резолюцію, которою князь В. П. Мещерскій признанъ виновнымъ въ оклеветаніи орловскаго губерискаго предводителя дворянства М. А. Стаховича и приговоренъ, съ примъненіемъ Высочайшаго манифеста отъ 11-го августа 1904 г., къ двухнедъльному аресту на военной гауптвахтъ.

При выходъ изъ залы суда гг. Плевако и Маклакова (повъренныхъ истца), многочисленная публика привътствовала ихъ долгими аплодисментами.

W.





🖟 Великія реформы шестидесятыхъ годовъ въ ихъ прошломъ и настоящемъ. В. II. І. В. Гессенъ. Судебныя реформы. СПБ. 1905 г. Ц. 1 р. 50 к.—Къ сорокальтію судебной реформы квигоиздательство П. П. Гершунина н Ко выпустило второй выпускь задуманнаго имъ изданія "Великія реформы", посвященный судебной реформъ. Чрезвычайно кстати появилась эта обстоятельная, съ большимъ знаніемъ темы и искренней любовью къ ней написанная книга. Вызывая въ памяти читателя идеалы "золотого въка русской общественной жизни. раскрывая ть наслоевія, какія, подъ влінніемъ "сумерекъ жизни" образовались на этихъ идеалахъ за сорокъ лътъ существованія, книга г. Гессена невольно будить въ сердцъ горячія симпатін надеждамъ д'ізтелей освободительной эпохи, будить желанія увидіть снова эти надежды въ ихъ былой чистоть и обаятельности, желанія очистить великій памятникъ царствованія Императора Александра II отъ наносовъ и налетовъ, явившихся результатомъ недовърія къ общественнымъ силамъ, отличающаго періоль 80-хъ и начала 90-хъ годовъ. Въ этомъ отношени книга г. Гессена имъеть не только историческое значение. Она становится не только памятникомъ прошлому, она-общественный факть, могущій ижьть значение для настоящаго и для будущаго.

Въ интересномъ, подчасъ увлекательномъ изложения г. Гессенъ рисуетъ намъ періоды—предшествовавшій реформы, сопутствовавшій ей и позднъйшіе, когда на смъну увлеченію идеалами освободительной эпохи явилась геакція и созданія первой подвергались коренной ломкъ и разрушенію. Обильно пользуясь жизненными фактами и воспоминаніями

современниковъ, г. Гессенъ богато иллюстрируеть ими свои теоретическія положенія. отчего изложение пріобрътаеть еще большую живость и яркость, захватываеть не только умъ читателя, но и сердце. Многія данныя, приводимыя г. Гессеномъ, чрезвычайно интересны и новы, придавая содержанію оригинальный, самостоятельный характеръ. Благодаря тому, что г. Гессенъ — одинъ изъредакторовъ журнала "Право" — въ его распоряженіи при составленіи "Судебной реформы" былъ большой фактическій матеріалъ, являющійся результатомъ судебной практики последняго времени, и онъ умело пользуется имъ для характеристики современнаго состоянія правосудія, такъ что нікоторыя страницы этой главы книги производять сильное впечатленіе. Укажу, для примера, на страницы 188 и 189, гд в г. Гессенъ обрисовываеть трудъ чиновъ нашего судебнаго ведомства, которымъ приходится "всюжизнь сидъть, не разгибая спивы" надъисполненіемъ своихъ обязанностей, отчего и случалось, что не только ихъ здоровье подрывалось въ конецъ, но бывали и бол ве тяжелыя последствія.

Для читателя, мало знакомаго съ движеніемъ работь по пересмотру судебныхъ уставовъ (комиссія 1894 г.), большой интересъпредставить чтеніе заключительной главы "Судебной рефориы", озаглавленной ---"Проектъ согласованія судебныхъ уставовъ съ условіями государственнаго строя . Г. Гессенъ подвергаетъ обстоятельному научному анализу предположенія комиссіи и устанавливаеть очень върную гочку зрънія на нихъ. Подробно останавливаясь на выясненія характера каждаго изъ проектированныхъ вомиссіей институтовъ — г. Гессенъ сопоставляеть положенныя въ основание ихъ начала съ "непреложными началами" составителей судебныхъ уставовъ и приходить къ заключенію объ отрицательной цінности нововвеленій. И нельзя не согласиться съ митніемъ почтеннаго автора. Возьмемъ хотя бы предположенный комиссіей принципъ объединенія судебной власти, приведшій ее къ созданію 22 судебныхъ инстанцій для ръшенія уголовныхъ делъ и 11 для гражданскихъ, причемъ изъ 22 органовъ первой категорін 9 являются новыми взамень уничтоженныхъ двухъ старыхъ. Однимъ словомъ, -- говорить т. Гессенъ въ резюме своего анализа,комиссія, выполнила успѣшно свою задачу \*); она ввела улучшенія, но устранила основныя начала, обнаружившія разладъ съ условіями государственнаго быта, и для этого не выражаясь словами остановилась даже, м-ра юстиціи, предъ подрывомъ такихъ краеугольныхъ камней, какъ отдаленность и независимость судебной власти, гласность, принципъ кассаціи (стр. 260).

Всв эти данныя заставляють признать книгу г. Гессена обладающей безспорнымъ интересомъ, общественнымъ значеніемъ. Широкое распространение ея только желательно въ наши дни, когда, по словамъ одного автора фельетона въ "Нашей жизни", обществу следуеть поступить на юридическій факультеть, т. е. энергично и обстоятельно изучать правовыя науки. "Судебная реформа" способна навести на такія мысли, вызвать работу ума и въ тоже время дать устои, единственно способные обезпечить въбудущемъ русскому обществу твердое правосознаніе, прочный правопорядокъ... Иными словамикнига г. Гессена способна показать, какими путями намъ должно идти, создавая правовую жизнь, и какими идти не следуеть. Въ этомъ-большая заслуга книги, обезпечивающая ей полный успъхъ. Скромная же стоимостя ея-1 р. 50 к.-только посодъйствуеть этому уситку, дасть ей читателя не только въ средъ интеллигентнаго общества, но и въ той средъ, гдъ право и произволь до сихъ поръ синонимы, гдв правовое невѣжество доходить до полнаго отрицанія права на землѣ...

Сергњи Плевако.



<sup>\*)</sup> А задала, предложенная комиссіи, заключалась въ томъ, чтобы сохранить "немаловажныя практическія улучшенія", внесенныя судебными уставами, отбросивъ ихъ основныя начала, оказавшіеся въ разладъсъ государственнымъ строемъ. (Суд. реф. стр. 224).



На каждый вопросъ нужно прилагать по 2 семикопъечных в марки, для справокъ. Оборотныя стороны письма просимъ оставлять чистыми.

Отв. О. Рутковскому.—Особенно рекомендуемъ пріобръсти астрономическую трубу работы мюнхенской мастерской Рейнфельдера и Гертеля, единственнымъ представителемъ которой въ Россін является оптикъ и механикъ в. Швабе (Москва Кузнецкій мостъ, домъ кн. Голицыной). Но за

100 рублей, считая въ этой сумм'є стоимость штатива и пересылки инструмента, нельзя им'єть трубы, бол'єе или мен'єе годной для производства даже любительскихъ наблюденій. Указываемъ четыре наибол'єе дешевыя трубы означенной мастерской, годныя для этой цёли (стоимость безъ штатива и безъ пересылки:

| Діаметръ<br>объектива<br>въ миллим. |  |   | Число    | И    | ув  | еличеніє  | оку:  | паро      | В | ъ.   |   |    | Ц |  | въ руб <sup>*</sup><br>съ. |
|-------------------------------------|--|---|----------|------|-----|-----------|-------|-----------|---|------|---|----|---|--|----------------------------|
| <b>54</b> .                         |  | 1 | земной = | 32   | 3   | небесныхъ | = 24, | 48        | Н | 92   |   |    |   |  | <b>6</b> 8                 |
| <b>61</b> .                         |  | 1 | " =      | 36   | 3   | ,         | = 27, | <b>54</b> | И | 108  |   |    |   |  | 76                         |
| 68.                                 |  | 1 | " =      | 47   | ; 3 | "         | =36,  | <b>72</b> | И | 144  |   |    |   |  | 93                         |
| <b>75</b> .                         |  | 1 | , =      | : 52 | ; 4 | "         | = 56, | 84,       | 1 | 26 и | 2 | 10 |   |  | 117                        |

Последняя труба, для начинающаго любителя, можеть считаться вполет достаточной.

Къ указанной здѣсь стоимости трубы необходимо еще прибавить около 48 рублей на разные дополнительные расходы (пошлина, таможенное объявленіе, артельныя въ таможнѣ, экспедиціонной комиссіи. за упавовку и провозъ).

ПІтативъ можно сділать доманними средствами. Въ практическомъ руководствіз Н. П. Двигубскаго "Что и какъ наблюдать на небів", которое мы даемъ въ числіз другихъ безплатныхъ приложеній къ нашему журналу въ 1905 году, поміщено между прочимъ подробное описаніе (съ чертежами) устройства собственными средствами такъ называемаго параллактическагоштатива (навоболіве удобнаго). Ред.

Ответть г. Бурлакову. — Правит. Сенать (рвш. Гражд. Касс. Деп. 67 г. № 29) постановиль, что "приговоры сельскихь сходовь не могуть касаться земель, пріобр'втенныхь крестьянами внів наділа въ частную собственность, а, слідовательно, не могуть быть признаваемы обязательными для тіхъ лиць, которыхъ права они противозаконно ограничивають, и всів споры, возникающіе у сихъ земляхъ, а равно и иски объ убыткахъ, причиненные незаконнымъ стісненіемъ правъ на ихъ земли, подлежать разбирательству не волостныхъ судовъ, а общихъ судебныхъ мпсть, на точномъ основанін законовъ".

Ръшеніями же за № 2062—81 г. и 3501-—84—86 г. установлено правило, что общество не въ правъ отбирать у собствен никовъ принадлежащіе имъ участки при передълахъ.

Такимъ образомъ, если основываться исключительно на тъхъ данныхъ, которыя сообщаете Вы, слъдуеть признать, что общество поступило съ Вами неправильно, и Вы можете искать возстановленія Вашего права судомъ, при томъ не мъстнымъ, а Окружнымъ.

Во всякомъ же случав, обстоятельный отвъть на интересующій Васъ вопросъ можеть быть данъ только послъ ближайшаго ознакомленія съ находящимися у Васъ документами, главнымъ образомъ, съ документомъ 9 февраля 1892 года.

 $C. \Pi_{\Lambda}.$ 

Отв. г. Лозинскому.—Литература по с.-хоз. чрезвычайно обширна, а вы не указываете даже, по какой именно отрасли его вамъ нужны книги. Въ общемъ, не зная вашихъ средствъ, можемъ вамъ посовътовать обратиться съ просьбою о высылкъ каталоговъ къфирмъ А. Девріенъ (Спб., Вас. о-въ, 1 л.) и фирмъ П. П. Сойкинъ (Стремянная 12, Спб.). У перваго имъются болъе дорогія книги, почти всъ стоющія вниманія, у второго-болье дешевыя, изданныя большею частью подъ нашею редакціею (такъ какъ мы редактируемъ издаваемый г. Сойкинымъ жур. "Сельскій Хозяинъ"). выберите сами по средствамъ: изданія одинаково заслуживающія вниманія, повторяемъ. Ped.

Отв. о. Жураковскому.—Зонофонъкакъ старый типъ "поющихъ" машинъ, всъми признанъ хуже граммофона,— и эта компанія не прогрессируетъ (даже представителя ея здъсь теперь уже нътъ, кажется). Между тъмъ граммофоны постоянно совершенствуются; поютъ мягче, но тише граммофоны Ребикова, съ вертикальнымъ рупоромъ. Ваши первые вопросы трудно разръщить: и уголъ, и тяжесть опредъляются практически на фабрикахъ, такъ что и мембрана вставляется съ иголкой подъ навъстнымъ угломъ, чтобы не чертили пластинки, что бываетъ при слишкомъ вертикальномъ положеніи ея.

Отв. подп. № 1073. — Спеціально трактующихъ объ этой бользни книгь намъ не извъстно. Попросите указаній у книготорговца П. Киммеля въ Ригь; онъ вышлеть вамъ свой каталогъ русскихъ и иностран. книгъ. Во всякомъ случав не выписывайте дешевыхъ, рекламныхъ книжонокъ, разсчитанныхъ на бользненное раздраженіе воображенія читателя: онъ прямо вредны.

Отв. В. Гр—ву. — Верхне-Гессенская Академія, по отзывать, очень приличное учрежденіе. Реалисту 6 кл. у насъ до посл. времени можно было поступить при небольшоть экзамент по латыни, въ Ветерпи. Ивституты (Харьковъ, Казань и Дерптъ). Попросите программы. Затъмъ, можно поступить, по экзамену, правда, въ Желтзнодорожныя и Технич. училища.

Отв. г. Любителю птицъ. — О повять и содерж. итвичъ птицъ выпишите изданіе П. Сойкина (Сиб., Стремянная 12). "Ловяя и сод. итв. ит." Ив. Святскаго, ц. 50 коп. По переплетному дълу лучшее руководство Д-ра Симондва. Стоитъ, кажется, 2 рубля. Выписать оттуда же.

Отв. Б. Шмелеву.—За пожеланія и сочувствіе благодаримъ. Объ изобрѣтенін Голланда по воздухоплаванію пока вичего не слышно. Когда появится серьезное извѣстіе, отвѣтимъ въжурналѣ. Учебникъ "Эсперанто" стоитъ 1 р. 40 коп.; выписать можете изъ каждаго книжнаго магазина, лучше изъ Варшавы.

Отв. г. Петрову.—Не върьте рекламамъ. Память заочно не укръпишь. Лучше заучивайте наизусть стихотворенія и ръшайте матем. задачи, начиная съ легкихъ и переходя постепенио къ болъе труднымъ.

Отв. подписч. чрезъ Басукъ.— Обратитесь въ Канцелярію Деритскаго Университета, приславъ марку на отв'ять.

Отв. г. Чабуракинову.—Очень трудно указать, какъ строить Румкорфову катушку. Нётъ ли по близости у Васъ Реальнаго Училища или обратитесь къ какому нибудь электротехнику. Иначе Вамъ придется выписывать дорого стоющія руководства.

Редакторъ-издатель . С. Труздевъ.

Дозволено цензурою. Спб. 18 Дека бря 1904 г. — Типографія Ф. Вайсберга и П. Гершуппия, Екатерин. кан., 71-6

### ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1905 г.

на ежемъсячный журналъ

ИСКУССТВА, ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

# ПРАВДА

(ГОДЪ ИЗДАНІЯ ІІ-й).

#### ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:

1) Беллетристика—ромавы, повъсти, очерки, пьесы, стихотворенія и проч.—какъ оригинальные, такъ и переводные. 2) Критика и библіографія. 3) Статьи по вопросамъ эстетики морали и философін. 4) Статьи по различнымъ отдъламъ искусвопросамь эстегики морали и философии. 4) Статьи по различнымь отдывамь искусства—живописи, скульптурь, архитектурь, сценическому искусству, музыкъ, поэзіи и проч. 5) Статьи по вопросамъ исторіи и культуры. 6) Обзоры общественной жизни отечественной и иностранной. 7) Художественная хроника—театръ, музыка, художественныя выставки. 8) Отчеты о дъятельности обществъ— художественныхъ, философскихъ, ученыхъ и проч. 9) Хроника важнъйшихъ открытій и изобрътеній—техническихъ, коммерческихъ, научныхъ и проч. 10) Педагогическій отдъль— статьи по вопросамъ обученія и воспитанія. 11) Судебная хроника. 12) Общій отдъль— письма въ редакцію, почтовый ящикъ, разныя извъстія, смъсь и проч. 13) Портреты художественных и общественных двятелей и ихъ фотографіи. 14) Иллюстрацін къ тексту журнала. 15) Объявленія.

#### ВЪ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮТЪ.

ВЬ ЖУРНАЛЪ УЧАСТВУЮГЬ.

В. В. Авиловъ. Леонидъ Андреевъ, В. Базаровъ, А. Богдановъ, В. Я. Гогучарскій, проф. В. П. Бузескулъ, Ив. А. Бунинъ, Ив. А. Вълоусовъ, К. Н. Вентцель, А. А. Вербицкая, В. Вересаевъ, Сергъй Глаголь, Г. Галина, С. Н. Головчевскій, Максимъ Горькій. Е. П. Гославскій, Г. А. Гроссманъ, И. Гурвичъ, Е. В. Дегенъ, А. К. Дживелеговъ, В. І. Дмитріева, С. Елеонскій, проф. В. Н. Ивановскій. А. В. Игельстромъ, Н. Іорданскій, М. Н. Коваленскій, П. А. Кожевниковъ, А. М. Коллонтай, акад. Ф. Е. Коршъ, проф. Н. А. Котляревскій, А. Р. Крандіевская, С. Н. Кранихфельдъ, Н. А. Арашенинниковъ, А. И. Купринъ, М. Е. Ландау, М. К. Лемке, Дм. Лещенко, Максъ-Ли, А. Е. Лосицкій, А. В. Луначарскій, М. Г. Лунцъ, М. Л. Мандельштамъ, П. П. Масловъ, С. П. Мельгуновъ, пр-доц. Л. С. Миноръ, В. М. Михеевъ, С. А. Найденовъ, Ие. Наживинъ, Л. Ф. Нелидова, Н. М. Никольскій, проф. Д. Н. Овсянико-Къликовскій, М. Ольминскій, Вл. Орликъ, Е. Орловъ, М. Н. Покровскій, В. П. Потемкинъ, пр-доц. Н. А. Рожковъ, пр-доц. М. Н. Розановъ, пр-доц. Г. И. Россолимо, П. П. Румянцевъ, Д. Сатуринъ, А. Серафимовичъ, Н. А. Скворцовъ, Скиталецъ, Е. Л. Смирновъ, И. Степановъ, В. Н. Сторожевъ, С. А. Суворовъ, Танъ, Н. Д. Телешовъ, А. Ю. Финнъ, В. М. Фриче, пр-доц. А. В. Цингеръ, Е. Н. Чириковъ, Л. Шейнисъ, В. А. Щерба, Ю. Д. Энгель, Семенъ Юшкевичъ, Яблоновскій, А. М. Федоровъ и многіе др.

#### УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:

|                                              | Годъ.                    | 9 мъс                    | б мъс.                   | 3 мъс.            |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Безъ доставки въ Москвъ                      | <b>7</b> p. <b>20</b> κ. | <b>5</b> р. <b>40</b> к. | <b>3</b> р. <b>60</b> к. | 1 р. <b>80</b> к. |
| Безъ дост. въ Петербургъ, Харьковъ и Одессъ. | 7 р. 50 к.               | <b>5</b> р. <b>65</b> к. | 3 p. 75 k.               | 1 p. 90 K.        |
| Съ доставкой въ Москвъ                       | 7 р. 60 к.               | 5 р. 70 к.               | 3 р. 80 к.               | 1 p. 90 k.        |
| Съ пересылкой въ Россіи                      | <b>8</b> р. — к.         | 6 p. — κ.                | 4 р. — к.                | <b>2</b> p κ.     |
| " заграницей                                 |                          |                          |                          |                   |
| n                                            |                          |                          | •                        |                   |

Годовымъ подписчикамъ разсрочка безъ повышенія платы, по соглашенію съ редакціей.

Адресъ Редакція: Москва Кудрино, 1, 18.

для телеграммъ: Москва-Журналъ.

Московской конторы: Неглинная 4, Журнальное дъло.

Адресь Петербургской конторы: Загородный 21, 43.

- Одесской конторы: Ришельевская 12, Образованіе.
- Харьковской конторы: Московская 21, А. Дредеръ.

Подписка принимается въ всъхъ книжныхъ магазинахъ.

Редакторъ-издатель Вал. Кожевниковъ.

